

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

H 1108.66.7



HARVARD COLLEGE LIBRARY



### сочиненія

# Т. Н. ГРАНОВСКАГО

четвертое изданіе.

MOCKBA, 1900

11/13

сочиненія

# Т. Н. ГРАНОВСКАГО

четвертое изданіе.

**MOCKBA. 1900** 

H 1108.66.7

GRANOVSKII SCCHINENTIA,

7442

Товарищество типографіи А. И. Мамонтова Леоптьевскій пер., № 5.

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

| Стр                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Извъстіе о литературныхъ трудахъ Т. Н. Грановскаго (ст. П. Кудрявцева)     | 1  |
| отдълъ первый.                                                             |    |
| О современномъ состояни и значении Всеобщей Истории                        | 3  |
| 0 физіологическихъ признакахъ человъческихъ породъ (ст. В. Ф. Эдвардса). 3 |    |
| 0 родовомъ бытъ у древнихъ Германцевъ                                      |    |
| отдълъ второй.                                                             |    |
| Судьбы Еврейскаго народа                                                   | 0  |
| Волинъ, Іомсбургъ и Винета                                                 | 4  |
| Аббать Сугерій                                                             |    |
| Четыре историческія характеристики:                                        |    |
| I. Тимуръ                                                                  | .1 |
| II. Александръ Великій                                                     |    |
| III. Лудовикъ IX                                                           |    |
| IV. Бэконъ                                                                 |    |
| Пъсни Эдды о Нифлунгахъ                                                    |    |
|                                                                            | Ĭ  |
| отдълъ третій.                                                             |    |
| Бартольдъ Георгъ Нибуръ                                                    | 0  |
| Чтенія Нибура о Древней Исторіи                                            |    |
| Латинская Имперія                                                          | 6  |
| Италія подъ владычествомъ Ость-Готовъ, Лангобардовъ и Франковъ 38          | 7  |
| Испанскій Эпосъ                                                            | 0  |
| Историческая Литература во Франціи и Германіи въ 1847 году 43              | 7  |
| Реформа въ Англіи                                                          | 7  |
| Начало Прусскаго Государства                                               | 8  |
| "Руководство къ познанію Средней Исторіи. Соч. Смарагдова"                 | 2  |
| "Государственные мужи древней Греціи, въ эпоху ся возрожденія. Разс. И.    | _  |
| Baccra*                                                                    | 5  |
| "Исторія войны Россіи съ Францією въ царствованіе Императора Павла I въ    | _  |
| 1799 году. Соч. Милютина"                                                  | n  |
| Письмо изъ Москвы                                                          | •  |
| Возражение на статью г-на Грановскаго. А. С. Хомякова                      | -  |
| Отвъть г-ну Хомякову                                                       | _  |
| Отвътъ г. Хомякова на отвътъ г. Грановскаго                                | -  |

#### ПРИБАВЛЕНІЕ.

|                                 |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | Стр.        |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-------------|----|----|-----|-----|-----|------------|----|-----|------|----|----|---|---|----|----|----|------------|-------------|
| Преданія о Карлъ Великомъ       |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 536         |
| Рыцарь Баярдъ                   |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 540         |
| Петръ Рамусъ                    |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 55()        |
| Испанская Инквизиція            |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 555         |
| Квакеры                         |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 559         |
| Объ Океаніи и ея жителяхъ       |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 56 <b>4</b> |
| Нъсколько словъ о покойномъ Н   | ик | 0.7 | at  | 3 ] | <b>'p</b> i | иг | op | ье  | BH  | 141 | Ь          | Φį | 00: | 101  | въ |    |   |   |    |    |    |            | 572         |
| Ослабленіе классическаго препод | ав | aı  | нія | B   | ъ           | ГИ | ME | 182 | зія | XT  | <b>.</b> F | H  | еи  | เลดี | B: | ЖH | ы | Я | по | СЛ | ъ. | <b>I</b> - |             |
| ствія этой переміны             |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 577         |
| О крестовыхъ походахъ           |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 586         |
|                                 |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            |             |
| •                               | y  | ŢŲ  | ΙE  | Ы   | H           | ľK | Ъ  | ٠.  |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            |             |
| Записка и программа             |    |     |     |     |             |    | •  |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 588         |
| Введеніе                        |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            |             |
| Главы по исторіи Востока:       |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            |             |
| Китай                           |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 607         |
| Арійское племя:                 |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            |             |
| 1. Зендская отрасль             |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 619         |
| 2. Индійскіе Арійцы             |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            |             |
| Семитическія племена:           | •  | •   |     | •   | •           | •  | •  | •   | •   | •   | •          | •  | •   | •    | ٠  |    | • | • | •  | •  |    | •          | 01-1        |
|                                 |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 001         |
| 1. Ассиро-Вавилонія             |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            |             |
| 2. Финикія (1-я Ped.,           |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    | •          |             |
| Египеть                         | •  | •   | ٠   |     | •           | •  | •  | •   | •   | •   | •          |    | •   | •    | •  | •  | • | • | •  | •  | •  |            | 635         |
| Племена Семитическія            |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 647         |
| 1. Евреи                        |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 648         |
| 2. Финикія (2-я <b>Р</b> ед.)   | ١. |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 656         |
| Примъчанія Редакціи             |    |     |     |     |             |    |    |     |     |     |            |    |     |      |    |    |   |   |    |    |    |            | 657         |

#### **ИЗВЪСТІЕ**

## О ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ТРУДАХЪ

#### ГРАНОВСКАГО 1).

Въ издаваемыхъ нынъ сочиненіяхъ покойнаго Т. Н. Грановскаго мы не предлагаемъ публикъ ничего новаго. На первый разъ мы собрали все, что напечатано было имъ при жизни въ разныхъ изданіяхъ, и сверхъ того прибавили еще немногія статьи, которыя увидъли свѣтъ вскоръ послъ его смерти. Такимъ образомъ въ наше собраніе вошли какъ ученыя изслъдованія автора, такъ и его журнальныя статьи, по преимуществу рецензіи историческихъ сочиненій. Нъкоторыя изъ нихъ остались неоконченными; но дорожа всѣмъ, что выходило изъ-подъ пера писателя, много нами цънимаго, мы нисколько не усомнились дать имъ мъсто въ нашемъ собраніи наравнъ съ прочими. Недосказанная мысль какъ будто еще живъе напоминаетъ объ авторъ, который еще такъ недавно жилъ и дъйствовалъ между нами!

Вообще Грановскій писаль немного. Менве всего принадлежаль онь къ числу записных литераторовь, наполняющих повременныя изданія множествомъ своихъ произведеній. Любя литературу и горячо сочувствуя важнівншимъ ея интересамъ, онъ впрочемъ никогда не быль очень усерднымъ ея вкладчикомъ. Владія какъ немногіе даромъ слова, онъ однако не быль расточителенть на него въ печати. Никогда мысль его нельзя было застать праздною; а между тімъ эта постоянно діятельная мысль рідко искала себів огласки въ литературів. Не одному читателю, привыкшему думать, что нізты мысли, которая не могла бы быть высказана публично, можеть показаться страннымъ такое явленіе; многіе пожелають знать ему объясненіе. Не беремъ на себя дать вполить удовлетворительный отвіть на подобные запросы; но не отказываемся привести здівсь нізкоторыя наши соображенія, могущія служить къ разрішенію сомнізній читателя.

Напечатано при первомъ изданіи 1856 года и повторялось при посл'ядующихъ.
 Соч. Т. Н. Грановскаго.

Въ Грановскомъ соединялись два качества, которыя не часто встръчаются вмъстъ: умъ его былъ столько же ясный и живой, сколько и основательный. Его не удовлетворяло поверхностное знаніе предмета, первое знакомство съ нимъ. Его не пугали самыя трудныя задачи науки; онъ любилъ брать ихъ "съ боя" (какъ самъ же онъ выразился въ одной своей статьъ), но не довольствовался своею первою побъдою. Не останавливаясь на первомъ полученномъ успъхъ, онъ находилъ въ немъ лишь новыя побужденія къ тому, чтобы усилить занятія предметомъ. Чемь больше знакомился онь съ вопросомъ, темъ больше любилъ углубляться въ него. Однажды выработанная мысль не принимала въ немъ навсегда неподвижную форму, закрытую для всякаго дальнъйшаго развитія. Каждое новое изслъдованіе, соприкасающееся съ предметомъ его занятій, наводило его на новыя соображенія. Оттого неръдко случалось, что Грановскій, уже обдумавши свой собственный планъ, или отказывался отъ него, или отлагаль на неопредъленное время его исполнение, находя, что онъ еще недовольно соотвътствовалъ современнымъ требованіямъ науки. Время между тъмъ наводило нашего ученаго на другіе вопросы, и возбужденная ими любознательность вызывала его на новыя занятія. Такимъ образомъ нъсколько обширныхъ плановъ, задуманныхъ имъ еще во время пребыванія за границею, остались неисполненными, хотя для нихъ заготовлено уже было много матеріала. Въ эту раннюю эпоху одною изъ любимыхъ его темъ была, напримъръ, исторія германскихъ учрежденій на римскихъ земляхъ. Эта задача обнимала въ себъ почти всъ начала новаго европейскаго общества. Она вытекала-прямо изъ тогдашнихъ научныхъ занятій Грановскаго, она состояла въ тъсной связи со многими жизненными для него вопросами философическаго свойства, она, казалось, имъла за себя ручательство свъжаго и бодраго таланта, который не отказывается легко оть своей мысли, и однако осталась невыполненною, потому что, когда наступило время исполненія, молодаго ученаго сильно занимали уже многіе другіе научные интересы, и прежде задуманный планъ не удовлетворяль болюе возвысившимся требованіямъ ума его.

Съ необыкновенною живостью переходя отъ одного вопроса науки къ другому, Грановскій никогда, впрочемъ, не терялъ изъ виду прежнихъ задачъ: напротивъ, онъ часто возвращался къ нимъ съ новымъ воодущевленіемъ, -но за то и съ большею взыскательностью къ самому себъ. Не довольно было, чтобы мысль много занимала его: онъ не прежде приступаль къ литературной обработкъ ея, какъ давши ей созръть въ себъ и достигнувъ яснаго мониманія ея въ самыхъ подробностяхъ. Выработанная напередъ ясность мысли избавляла его отъ излишества словъ при ея выраженіи. Грановскій былъ вовсе чуждъ этого литературнаго легкомыслія, которое співшить всякую случайно навернувшуюся мысль тотчасъ передать публикъ. Онъ самъ хотъль всегда оставаться первымъ отвътчикомъ за свои идеи и былъ самымъ строгимъ ихъ судьею. Читающая публика, правда, много теряла въ обиліи матеріала отъ этой взыскательности автора къ самому себ'в: но за то она привыкла обращаться къ нему тъмъ съ большимъ довъріемъ. Она была увърена напередъ, что въ сочиненіи или даже въ небольшой журнальной статьъ, подписанной именемъ Грановскаго, не встретитъ ничего скороспелаго, необдуманнаго, парадоксальнаго; она знала заранъе, что въ подобномъ чтеніи найдеть для себя много поучительнаго, и охотно возвращалась къ нему по нъскольку разъ. Мы знаемъ по многимъ опытамъ, какъ всегда великъ былъ

запросъ на тв книжки журналовъ, въ которыхъ помъщались статьи Грановскаго. Въ ту эпоху нашей литературы, когда особенно много писалось съ плеча, когда наиболъе чувствовался недостатокъ твердой мысли, сочиненія Грановскаго составляли одно изъ самыхъ отрадныхъ исключеній. Но мы не сомнъваемся, что и въ лучшее ея время они также останутся образцовыми во многихъ отношеніяхъ.

Говоря о Грановскомъ, какъ о писателъ, не надобно также забывать его въ высокой степени симпатичную природу, постоянно обращенную ко всёмъ живымъ явленіямъ въ современности. Въ другомъ мъстъ говорили мы о томъ. какъ широкъ быль кругь его любимыхъ занятій. Можно сказать, что ни одно замъчательное явленіе въ умственномъ міръ и въ общественномъ быту не ускользало отъ его вниманія. Мысль его устремлялась всюду, гдъ только находила следъ человеческой деятельности. Онъ любилъ следить за человъкомъ на всъкъ степенякъ его развитія, безъ различія мъста и времени. Самыя отверженныя породы людей не оставались чужды его симпатическому сердцу. Неутомимо слъдя за успъхами гражданственности подъ всъми географическими широтами, онъ не обходилъ, впрочемъ, и тъхъ странъ, которыя остались за предълами ея распространенія, и вездъ пытливо доискивался причинъ гражданскаго застоя. Нъкоторые читатели были очень изумлены, увидъвъ напечатанное въ одномъ журналъ съ именемъ Грановскаго чтеніе "объ Океаніи и ея жителяхъ": съ какой стати было ему говорить объ Океаніи? какимъ образомъ мысль историка могла быть завлечена въ такую неисторическую страну? Дъло, однако, объясняется очень просто. Гдъ только находилось какое-нибудь людское общество, тамъ непремънно хотъла присутствовать и неутомимая мысль нашего ученаго. Когда одни народы такъ неуклонно идуть впередъ въ своемъ развитіи — спрашиваль онъ самъ себя — отъ чего другіе такъ неизм'вримо отстали отъ нихъ и какъ будто навсегда окамен'вли въ своихъ формахъ? Другими словами, что становится съ человъческимъ обществомъ, даже съ цълою породою людей, если она, подобно океанійской, отръзана отъ сообщенія съ образованными народами и предоставлена лишь самой себъ? И чтобы найти основательный отвъть на эти вопросы, Грановскій приняль на себя трудь изучить самыя условія океанійскаго быта по извъстіямъ европейскихъ путещественниковъ. Результатомъ этого изученія быль цвлый рядь оригинальных мыслей, которыя онь думаль передать небольшому обществу своихъ друзей въ видъ простыхъ домашнихъ бесъдъ. До насъ дошло лишь одно такое чтеніе, — но читатель можеть судить по немъ, какое обширное изучение предмета авторъ обыкновенно полагалъ въ основаніе своихъ выводовъ.

Если дальній и малоизв'єстный світь такь много занималь нашего ученаго, то можно себі представить, съ какимъ живымъ интересомъ слідиль онь за всімъ тімъ, что ділалось и происходило вокругь него. Современныя общественныя явленія не имъли между нами боліве воспріимчиваго органа для себя. Все, что было въ нихъ какъ отраднаго, такъ и горькаго, все это находило самый искренній и горячій отзывъ въ его душі. Вездів вокругь себя онъ любиль отыскивать благороднійшія стороны природы человіна, открывать истинно человіческія черты, — и чімъ онів были неожиданніве, тімь боліве доставляли ему сердечнаго удовольствія. Нельзя было сділать ему большаго подарка, какъ разсказавь случай изъ современной жизни, въ которомъ бы правда торжествовала надъ грубою силою, или выходила наружу

какая-нибудь малоизвъстная свътлая сторона народнаго характера. За то густою твнью ложилась на его сввтлую душу каждая новая туча, которая появлялась на горизонтъ народной жизни. Тогда особенно сказывалась въ немъ эта глубокая чувствительность, которой не могли ослабить въ немъ ни обстоятельства жизни, ни многія испытанныя имъ лишенія, ни наконецъ продолжительныя кабинетныя занятія. Понятно, что, при такой чувствительности къ современному, вопросы, предлагаемые наукою о прошлой жизни человъчества, неръдко уходили на задній планъ. Это не значить, конечно, чтобы Грановскій вовсе теряль ихъ изъ виду: но передъ лицомъ великихъ современныхъ событій они неръдко теряли тотъ животрепещущій интересъ, который тотчасъ ищеть себъ выхода въ литературу. Къ тому же Грановскій постоянно быль окружень избраннымь обществомь, съ которымъ могь и любилъ дълиться всъми своими мыслями. Сообщительный отъ природы, онъ всегда находиль около себя среду, готовую принять его идеи, какъ только онъ аръли въ его головъ. Любя болъе всего живое, свободное слово, онъ часто довольствовался этимъ средствомъ сообщенія своихъ мыслей и за нимъ не искаль усильно другаго, которое могло бы открыть имъ болъе обширную сферу дъйствія. Притомъ Грановскій имълъ свои понятія о литературныхъ требованіяхь: онъ быль врагь литературнаго неряшества; и по врожденному чувству изящнаго, и по уваженію къ публикъ онъ не иначе хотъль являться передь нею, какъ въ приличной формъ. Внъшняя отдълка была въ его глазахъ необходимымъ условіемъ всякаго сочиненія, которое назначалось къ печати, и обыкновенно брала у него много времени; но какъ онъ въ то же время принадлежаль обществу, и жизнь въ обществъ была одною изъ первыхъ его потребностей, то, очевидно, не всегда отъ него самого зависъло распредълять свое время и пользоваться имъ по желанію. Ему надобно было бы гораздо болье пренебрегать формою, чьмъ сколько онъ хотьль и могь, чтобы увеличить въ значительной степени свою литературную производительность.

Читатель видить, что матеріала собиралось гораздо болве, чвмъ сколько, по обстоятельствамъ, могло быть обработано его для обращенія въ литературъ. Оттого между прочимъ Грановскій предпочиталь столько любимую имъ форму публичныхъ чтеній всякому другому способу изложенія своихъ мыслей. Не говоря уже о томъ, что связь въ публичномъ курсъ между профессоромъ и слушателями гораздо непосредственнъе и живъе, чъмъ между авторомъ и его читателями, чтенія представляли ему еще ту выгоду, что менъе связывали его внъшними литературными условіями. Туть онь могь, отдавшись своему увлеченію предметомъ и дов'врившись живому слову, изб'вжать часто утомительнаго труда кабинетной обработки и достигнуть еще большихъ результатовъ. Тъ, которые имъли случай слышать Грановскаго на его публичныхъ курсахъ, помнятъ, какое очарованіе производила его простая, но въ то же время благородная и изящная ръчь. Публичныя чтенія, однимъ словомъ, удовлетворяли постоянному стремленію Грановскаго дійствовать живымъ словомъ на общество и въ то же время открывали ему возможность передавать публикъ большую часть заготовленнаго матеріала, прежде чъмъ онъ могъ быть сполна подвергнутъ вившней литературной обработкъ. Обстоятельства не всегда были благопріятны для того, чтобы чтенія производились публично; но въ такомъ случат профессоръ имълъ всегда открытый выходъ для себя въ обыкновенныхъ университетскихъ курсахъ. Вслъдствіе всъхъ этихъ причинъ, многіе значительные историческіе труды, задуманные нашимъ

ученымъ уже въ послъднее время, не состоялись вовсе или не могли быть приведены къ окончанію. Такъ не состоялось и то его сочиненіе, котораго мысль внушена ему была приближавшимся стольтіемъ Московскаго Университета. Желая принести свою лепту въ этотъ великій праздникъ отечественнаго образованія, онъ думаль соединить въ своемъ трудъ исторію трехъ самыхъ раннихъ съятелей просвъщенія въ западной Европъ, Теодериха, Карла и Альфреда, по справедливости называемыхъ Великими. Къ сожальнію, по разнымъ обстоятельствамъ эта прекрасная мысль осталась безъ исполненія. Въ бумагахъ покойнаго мы нашли только начало труда... Нужно ли удостовърять, что матеріалъ былъ готовъ у автора? Такъ чего же недоставало, чтобы начатый трудъ приведенъ былъ къ окончанію? Недоставало, можеть быть, только одного — чтобы профессору представился случай напередъ изложить собранный имъ матеріалъ и свою мысль о немъ въ публичныхъ чтеніяхъ.

Воть почему Грановскій могь уділять время оть времени литературіз лишь нъкоторыя избранныя части сдъланнаго имъ ученаго запаса. Сюда принадлежать разныя частныя изследованія, очерки, характеристики. Но более всего давали ему поводъ высказываться вновь появляющіяся историческія сочиненія въ иностранной литературъ. Касаясь съ какой - нибудь новой стороны предметовъ ему давно знакомыхъ, они темъ сильнее возбуждали его собственную мысль. Немногочисленныя русскія сочиненія по всеобщей исторіи большею частію также не проходили безъ того, чтобы онъ не поспівшиль, пользуясь даннымъ поводомъ, изложить хотя въ общихъ чертахъ свое собственное возаръніе на тоть же предметь или по крайней мъръ выразить свое сочувствіе къ полезному труду. Но и здівсь мы должны выставить на видъ одну черту, лично принадлежавшую покойному Грановскому. Какъ бы ни казалась незначительною предпринятая имъ работа по внёшнему своему объему, онъ не терпівль, чтобы она имівла видь заказной, и принимался за нее не иначе, какъ въ "свътлую минуту", и такъ сказать запасшись добрымъ настроеніемъ духа. Упорный систематическій трудъ быль ему не по душъ. Одна работа мысли его не удовлетворяла. Онъ хотъль отдаваться своему труду сполна, всецъло. Онъ руководился тою мыслію, что въ писателъ долженъ дать почувствовать себя весь человъкъ. По тому же самому, не во-время прерванная работа была для него работа почти потерянная, ибо не всегда возможно возвратить себъ по желанію одио и то же душевное настроеніе. Но пусть лучше онъ самъ говорить за себя: онъ такъ корошо умъль въ немногихъ словахъ передать свою мысль. Лишь за нъсколько мъсяцевъ до своей смерти, думая приступить къ біографическому очерку Н. Г. Фролова, Грановскій писаль по этому поводу ко вдовъ покойнаго: "Хочу употребить остающееся до отъвада (изъ Москвы) время на статью о нашемъ другв. Я обдумаль ее, сколько мив кажется, хорошо. Жду только, чтобы на меня сошла корошая, свътлая минута, чтобы тотчасъ взяться за работу и кончить ее сразу, безъ промежутковъ, охлаждающихъ мысль. Вообще я доволенъ своимъ настоящимъ настроеніемъ и надъюсь, что скоро буду въ состояніи приступить къ труду, въ которомъ найду и исполненіе долга и удовлетвореніе внутренней потребности". Въ томъ же письмв находимъ еще следующее замвчательное мъсто: "Статья не будеть и не должна быть велика. Да я вообще не умъю и не желаю писать длинныхъ статей. Если не съумъещь сказать въ немногихъ словахъ того, чъмъ полно сердце, то многоръчіемъ только разведешь водою собственное чувство. Воть моя литературная теорія".

Эти немногія слова лучше вськъ толкованій показывають, какъ Грановскій самъ понималь литературную производительность, и какою мітрою хотълъ онъ измърять ея внутреннее достоинство. Но чъмъ больше съ годами зръли его мысли, тъмъ больше чувствоваль онъ необходимость увеличить сферу своей дъятельности. Съ нъкотораго времени особенно стала занимать его мысль объ историческомъ учебникъ. Сознавая всю важность преподаванія всеобщей исторіи въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ и находя, что существующія руководства мало удовлетворяють этой потребности, онъ ръшился наконецъ, послъ нъкоторыхъ колебаній, послужить ей своими собственными средствами, т.-е. своимъ знаніемъ и трудомъ. Въ кругу историческихъ занятій трудно представить себ'в другую работу, которая бы мен'ве шла къ Грановскому по извъстнымъ уже намъ особенностямъ его духовной организаціи. Онъ и самъ чувствоваль, что трудь, котораго сущность состоить лишь въ искусномъ сводъ того, что уже сдълано другими, требуетъ отъ него напряженія, ему несвойственнаго. Онъ страдаль въ то же время припадками болвани, которая впоследствіи разрешилась такъ неожиданно его смертью. и между тъмъ продолжалъ работать усильно. Онъ хотълъ быть полезенъ другимъ и жертвоваль этой мысли своимъ личнымъ интересомъ. Какъ нарочно, начинать приходилось съ твхъ частей исторіи, которыя менве другихь входили въ кругъ прежнихъ занятій профессора. Согласно съ современными требованіями науки, надобно было прежде всего изобразить въ довольно полной картинъ раннее историческое дъйствіе на Востокъ; надобно было въ немногихъ, но върныхъ чертахъ схватить характеръ историческаго развитія въ Египтъ, Ассиріи, Финикіи, Персіи, Индіи, Китаъ, пользуясь результатами новъйшихъ изслъдованій. Работа требовала много времени, еще больше настойчивости. При доброй волъ не оказалось недостатка ни въ томъ, ни въ другомъ, котя можетъ быть не безъ ущерба для иныхъ, болъе любимыхъ занятій, да и для самаго здоровья трудившагося. Работа ведена была не спъшною, но твердою рукою. Уже самыя запутанныя эпохи древняго развитія были представлены въ стройномъ научномъ изложеніи; уже важивйшія страны Востока были пройдены одна за другою при свъть новыхъ открытій и изслъдованій. Последнее лето, живя въ деревне, Грановскій трудился надъ удобопонятнымъ и связнымъ изложеніемъ исторіи Евреевъ (которыхъ судьбы занимали его и при самомъ началъ литературной дъятельности). Передъ нимъ уже занималась варя исторіи классическаго міра; онъ готовился выйти на болъе ровную почву гелленизма и романизма, чтобы ими начать свое обозръніе первыхъ зачатковъ европейскаго образованія. Въ это самое время дыханіе смерти остановило его руку и навсегда прервало трудъ, въ которомъ зръли съмена добра, можетъ быть, для нъсколькихъ поколъній къ ряду.

Нельзя не упомянуть, наконець, о томъ литературномъ предпріятіи, которое много занимало Грановскаго въ послѣдніе дни его жизни. По особенному стеченію обстоятельствъ, послѣдній годъ вообще былъ для него эпохою самаго сильнаго возбужденія умственныхъ и всѣхъ душевныхъ силъ. Никогда еще не порывался онъ такъ дѣйствовать всѣми зависящими отъ него средствами на общую пользу, на пользу образованія въ особенности. Слѣды жизненнаго утомленія, которые еще незадолго передъ тѣмъ туманили его взоръ и по временамъ отзывались въ самыхъ его рѣчахъ, вдругъ исчезли, оставивъ мѣсто болѣе ясному и свѣтлому воззрѣнію на жизнь. Съ отрадою и упованіемъ начиналь онъ смотрѣть на будущее, и глаза его по прежнему загора-

лись огнемъ, когда онъ начиналъ говорить о своихъ надеждахъ. Люди, особенно близкіе къ Грановскому, уже во время пребыванія его въ деревив лізтомъ замътили это внезапное обновление его нравственныхъ силъ. Возвратившись къ намъ въ Москву осенью, онъ поразиль всехъ своею необыкновенною возбужденностію. Онъ самъ постоянно быль занять одною заботою и говориль намъ всемь о необходимости работать деятельно для пользы общей. Тогда съ особенною горячностію взялся онъ за мысль о періодическомъ изданіи литературно - историческаго сборника, мысль, которая занимала его съ давнихъ поръ, но по разнымъ обстоятельствамъ все еще не могла быть приведена въ исполнение. Это издание (на первый разъ отъ 3 до 4 книжекъ въ годъ) должно было обнять въ себъ современное движение не только исторической науки въ обширномъ смыслъ, но также литературы и политики. Грановскій разсчитываль на содійствіе многихь своихь товарищей и бывшихъ слушателей, и, не ограничиваясь главною редакціею сборника, самъ хотъль принять въ немъ дъятельнъйшее участіе. Цълый рядъ мыслей о своей наукъ думаль онъ изложить въ особыхъ статьяхъ, которымъ хотъль дать названіе "Историческихъ писемъ". Здъсь же, по всей въроятности, напла бы себъ осуществление и другая любимая его мысль: подъ названиемъ "Городъ" давно хотвль онь представить публикв плодь своего многолетняго изученія городской европейской жизни въ трехъ различныхъ ея моментахъ, или въ древней, средней и новой исторіи. Новая историческая литература, безъ сомнівнія, также нашла бы въ немъ себів самый візрный отголосокъ. Какъ бы побуждаемый какимъ предчувствіемъ, Грановскій торопиль своихъ будущихъ сотрудниковъ приготовленіемъ программы и подробнаго плана занятій для предполагаемаго изданія. Волівань свою, которая не казалась опасною, сносиль онъ темъ нетерпеливъе, что она мешала ему — по желанію немедленно подвинуть дъло впередъ. Программа была заготовлена. За два дня до смерти онъ слушалъ ее съ одобрительнымъ взглядомъ и подтвердилъ еще разъ, что надобно какъ можно скорве приступать къ самому двлу. Чрезъ нъсколько дней онъ надъялся стать на ноги и очень охотно говорилъ о своемъ намъреніи вхать въ Петербургь, чтобы испросить дозволеніе на изданіе сборника. Извъстно, какъ не суждено было сбыться всъмъ этимъ добрымъ надеждамъ.

Послъ всъхъ объясненій остается, однако, неизмъннымъ тоть результать, что Грановскій немного писаль для публики. Но, по нашему крайнему уб'вжденію, это нисколько не мъшаеть ему быть однимъ изъ нашихъ избранныхъ писателей. Говоря строго, критика еще не произнесла надъ нимъ своего суда. До сихъ поръ о немъ говорили лишь какъ объ авторъ той или другой статьи: теперь наступило время опредълить его мъсто и общее значение въ литературъ. Полное изданіе всего, что написано было Грановскимъ и напечатано еще при его жизни, можеть послужить къ тому лучшимъ поводомъ. Впрочемъ, мы не сомнъваемся, что внимательный разборь всъхъ сочиненій, собранныхъ вмъсть, не только не уронить прежняго мнънія объ ихъ авторъ, но подниметь его еще болве. До сего времени критикв приходилось иметь дело (мы беремъ, за недостаткомъ факта, его предположение) съ нъкоторыми отдъльными мыслями автора и частными результатами его изследованій: теперь ей представляется случай обсудить всю сферу умственнаго созерцанія писателя, сколько она отразилась въ его сочиненіяхъ. Никогда также не имъла она лучшаго повода говорить о степени его умственнаго и нравственнаго образованія и о тъхъ элементахъ, изъ которыхъ оно сложилось. Только теперь

можно основательно разсуждать о томъ, какъ относится содержаніе сочиненій нашего автора къ ихъ незначительному внішнему объему. Смівемъ думать, что эта важная сторона не ускользнеть боліве отъ вниманія критики; надівемся также, что Грановскій, наконець, найдеть себів оцінку не только какъ писатель, но и какъ историкъ и изслідователь въ особенности. Отъ него не стануть боліве требовать того, чего онів не исполниль, а постараются добросовістно вавівсить и опреділить ціну тіхь идей, которыя онів успіль ввести вновь въ нашу литературу. Ибо съ этой только точки зрівнія могуть быть по справедливости оцінены заслуги писателя обществу, среди котораго онь жиль и дійствоваль.

Предупреждая критическій судъ, мы позволили себъ причислить нашего автора къ числу "избранныхъ" писателей въ нашей литературъ. Въ подтвержденіе этого мивнія можно было бы сослаться на тоть живой и всвмъ изввстный интересъ, который всегда возбуждали сочиненія Грановскаго въ образованной публикъ. Но мы можемъ привести, сверкъ того, и нъкоторыя другія основанія. Говоря объ избранныхъ писателяхъ, мы предполагаемъ въ нихъ прежде всего строгую разборчивость въ отношеніи къ самимъ себъ. Въ авторъ "Сугерія" и "Характеристикъ" не было недостатка въ этомъ качествъ: его скоръе можно было бы упрекнуть за излишнюю строгость къ своимъ литературнымъ произведеніямъ, но ужъ върно никто не поставитъ ему въ упрекъ многоръчивости и легкомыслія. Утверждаемъ сміло, что между сочиненіями Грановскаго нътъ статьи, которая была бы случайнаго происхожденія и не служила бы выраженіемъ връло обдуманной мысли. Многое осталось неисполненнымъ со стороны автора, чего въ правъ были желать отъ него читатели, но за то въ его произведеніяхъ нъть тьхъ праздныхъ страницъ, которыя часто наполняются разглагольствіями писателей о самихъ себъ, а подчасъ даже толками о своихъ собственныхъ заслугахъ литературъ и о своемъ честномъ, усердномъ и безукоризненномъ служеніи ей. Литература была для Грановскаго "дёломъ" въ настоящемъ смысле слова, а не пустымъ парадомъ словъ или искусствомъ самовосхваленія. Какъ ни ухаживала за нимъ литературная сплетня, какъ ни старалась задъть его съ чувствительной стороны, ей ни разу не удалось ввести его на тотъ грязный дворъ литературы, гдъ, для забавы публики, даются время оть времени разныя потышныя эрылища, которыхъ матеріаль неріздко берется изъ самой жизни современниковъ. Сочиненія Грановскаго чужды всего личнаго. Ръдко вдавался онъ въ полемику, да и въ ней всегда умълъ сохранить благородный тонъ.--Называя писателя иабраннымъ, мы имъемъ также въ виду нъкоторыя свойственныя ему особенности самаго изложенія или вившней формы. И въ этомъ отношеніи Грановскій стоить особо въ нашей литературів. Самые порицатели его никогда не думали отрицать у него изящества рачи. Оно состояло главнымъ образомъ въ ясности, простотъ и какомъ-то особенномъ благородствъ языка, столько же мужественнаго, сколько и выразительнаго. Между многими внъшними особенностями нашего автора зам'втимъ одну черту: начавши писать въ то время, когда у насъ были въ сильномъ ходу философическіе термины, заимствованные изъ чужого языка, и самъ много занимаясь нъмецкою философіею, онъ однако, благодаря столько же своему върному смыслу, сколько и чувству изящнаго въ языкъ, умълъ сохранить свою ръчь свободною отъ всякой посторонней примъси. Не разъ приходилось ему касаться очень трудныхъ вопросовъ науки, а между тъмъ ръчь его никогда не теряла ясности и не пестръда неудобопонятными терминами. Le style c'est l'homme - говорить старая, очень умная поговорка. Она вполнъ прилагается и къ нашему автору. Въ самомъ дълъ, мало сказать, что Грановскій умъль сохранить чистоту и изящество рѣчи, когда объ этомъ думали всего менѣе, когда литература особенно страдала какою то больною распущенностью явыка. Онъ умъль, сверхъ того, придать своей ръчи какъ бы особенную физіономію; когда большинствомъ почти утрачень быль всякій смысль отчетливости и правильности въ выраженіи, онъ выработаль для себя свой собственный слогь, съ нікоторыми ему одному принадлежащими отличіями. Не говоримъ уже о выборъ словъ, -- читатели могутъ повърить это наше наблюдение еще на свойственномъ нашему автору построеніи цізных фразь. Посмотрите, напримірь, какъ умізь онъ управляться съ нашими длинными причастіями, или какъ ум'вль онь изб'вгать обыкновенныхъ, слишкомъ пошлыхъ оборотовъ, сохраняя, впрочемъ, связность и плавность ръчи. Не приводимъ примъровъ: они разсъяны въ книгъ. Вообще Грановскій не любилъ слишкомъ связнаго и сложнаго изложенія; онъ предпочиталь рачь болъе свободную, т. е. сжатую, нъсколько даже отрывистую, но въ то же время сильную и выразительную. И всъ эти особенности выработаны имъ въ такой періодъ развитія литературы, когда проведенный по ней общій однообразный уровень, повидимому, не оставляль въ ней много мъста вившнимъ различіямъ между прозаическими писателями.

Намъ остается сказать въ заключеніе нъсколько словъ о самомъ изданіи сочиненій Грановскаго. Труды по редакцін ихъ разд'влены были со мною профессоромъ С. М. Соловьевымъ. Въ согласіи съ нимъ установленъ былъ мною и самый планъ изданія. Хронологическій порядокь быль отвергнуть нами, какъ не соотвътствующій цъли. Принявъ его, намъ пришлось бы перемъщать рецензіи историческихъ книгъ съ самостоятельными изслідованіями автора. На основаніи разнородности самаго содержанія, мы предпочли разд'ялить всъ сочиненія Грановскаго на три главные отділа. Въ первый изъ нихъ вощли сочиненія общаго историческаго содержанія, которыя касаются болье нъкоторыхъ общихъ вопросовъ науки, нежели изображения того или другаго историческаго времени или изложенія самыхъ событій. Річь "Объ исторіи" по праву должна была занять первое місто въ этомъ отділлі, потому что въ ней изложены самыя эрэлыя понятія автора о наукъ, которая составляла главный предметь его занятій. Сюда же вошло изложеніе "Родоваго быта Германцевь", на томъ основаніи, что авторъ, на изв'встныхъ намъ исторически формахъ древняго германскаго общества, котълъ раскрыть природу и условія родоваго быта вообще. Это такъ справедливо, что закоснълые противники родоваго быта тотчасъ почувствовали опасность для себя и снова принялись выводить ствну между германскимъ и славянскимъ міромъ, завівряя всіхъ, что, такъ какъ родовой быть безспорно быль у Германцевь, то поэтому самому его и не могло быть у Славянь. Наконець, здёсь же всего приличнее могла занять мъсто и статья М. Эдвардса "О физіологическихъ признакахъ породъ". Читатель легко можеть видеть близкое отношеніе ен къ темъ мыслямъ, которыя изложены въ ръчи нашего автора. Мы не считали статью лишнею между сочиненіями І рановскаго какъ потому, что онъ вполив разделяль возарвніе знаменитаго физіолога на этотъ предметъ, такъ еще болъе потому, что онъ же ваяль на себя трудь передать ее русской публикъ и снабдить своими собственными примъчаніями. Между прочимъ она же можетъ послужить примъромъ того, какъ слъдуетъ дълать переводы съ другихъ языковъ,

сохраняя върность подлиннику и нисколько не нарушая требованій своего языка.

Во второй отдель вошли все более частныя историческія изслидованія, очерки и характеристики, прямо относящіяся къ опредвленнымъ историческимъ эпохамъ и народностямъ. Здъсь впереди всего мы сочли за нужное помъстить статью подъ названіемь "Судьбы Евреевь", составленную по Деппингу и Канфигу для Библіотеки для Чтенія. Это, сколько намъ извъстно, самый первый опыть автора въ изложении исторических событій. По немъ читатель лучше можеть судить о степени пальнъйшаго совершенствованія того же писателя. Въ томъ же самомъ журналъ помъщены были вслъдъ за первою и нъкоторыя другія историческія работы Грановскаго, впрочемъ безъ подписи его имени. Положительно мы знаемъ это о статьяхъ: "Финикіяне и Кареагенцы" (по Мюнтеру), которая, впрочемъ, явилась въ видъ рецензіи на "Лекціи Погодина по Герену", и "Свитригайло князь Литовскій"--по сочиненію Коцебу. Но мы не рішились перенести этихъ статей въ полное изданіе сочиненій, потому что не въ состояніи отділить оть нихъ чужаго нароста и отличить ть измъненія, которыя сдъланы въ нихъ самою редакціею журнала. Главное содержаніе втораго отділа составили два историческія "Изслівдованія", писанныя на ученыя степени, и столько изв'єстныя "Характеристики" Тамерлана, Александра Великаго, Лудовика Святого и Векона. Это тъ самыя произведенія нашего автора, которымъ ставили въ упрекъ, что они написаны слишкомъ хорошо для ученыхъ сочиненій. Въ заключеніи книги читатели найдуть мастерской очеркь поэтического содержанія Эдды. Это лишь небольшой образчикъ того, съкакою любовью и съкакимъ знаніемъ дёла занимался профессоръ изученіемъ литературныхъ памятниковъ въ связи съ исторіею.

Критическія статьи и рецензіи Грановскаго дали обильный матеріаль для третьяго отдъла его сочиненій. Всё оне писаны по поводу историческихъ сочиненій, появившихся въ продолженіе послъднихъ 10 или 15 лътъ въ Германіи, Франціи и Россіи. У Грановскаго надобно было учиться писать рецензіи. Въ немногихъ чертахъ онъ умълъ схватить главное содержаніе книги и придать стать в самостоятельный характерь изложеніемь своего собственнаго взгляда. У многихъ читателей и теперь еще въ свъжей памяти превосходный очеркъ исторіи и внутренняго состава Византійской имперіи, набросанный имъ по поводу одного небольшого сочиненія, подъ названіемъ "Латинскіе императоры въ Константинополъ". Разсъянныя въ разныхъ журналахъ, онъ собраны теперь въ одномъ изданіи. Къ нимъ же присоединили мы "Віографическій очеркъ Нибура" (къ сожалівнію, оставшійся неоконченнымъ) на томъ основаніи, что онъ составленъ быль авторомъ по поводу появившейся въ концъ тридцатыхъ годовъ "Переписки Нибура", которая содержитъ въ себъ самый богатый матеріаль для біографіи знаменитаго историка. Мелкія библіографическія статьи естественно туть же должны были найти себ'в м'всто. Желающіе узнать ближе, съ какими пріемами выступаль Грановскій (котя очень ръдко) на литературное состязаніе, найдуть ихъ въ ученомъ споръ его съ г. Хомяковымъ. Споръ давно забыть, но употребленные вънемъ пріемы. кажется, и до сихъ поръмогли бы служить хорошимъ урокомъ для многихъ.— Затьмъ оставалось еще нъсколько статей, изъ которыхъ, по разнородности ихъ содержанія, нельзя было составить новаго отділа. Мы різшились, однако. соединить ихъ вмъсть въ особомъ прибавленіи ко второй книгь. Сюда войдуть небольшія статьи, которыя были пом'вщены въ Библіотек'в для воспитанія (изд. Ръдкинымъ), біографическій очеркъ Н. Г. Фролова, чтеніе объ Океаніи и пр.

Все изданіе, для большаго удобства, оверхъ того разділено нами на двіз части. Изъ нихъ первая, издаваемая теперь, соединяеть въ себіз оба первые отділа, а вторая, которая выйдеть літомъ, будеть заключать въ себіз третій отділь и прибавленіе.—Со временемъ мы желали бы и надіземся дополнить дізлаемое теперь изданіе сочиненій Грановскаго еще однимъ или нізсколькими томами. Въ нихъ должны будуть войти заготовленныя имъ тетради учебника и выборь изъ его университетскихъ курсовъ, по запискамъ студентовъ. Но это послізднее дізло требуеть сличенія многихъ рукописей и потому отсрочивается на неопредізленное время.

То покольніе, при которомъ началась профессорская дъятельность Грановскаго, которое радостно привътствовало первые, нъсколько робкіе успъхи его на каеедръ, давно уже разсъялось по лицу широкой Россіи. Тому прошло ужъ много лъть. Но воть-назадъ тому нъть еще и полнаго года-мы опять были свидътелями, какимъ горячимъ сочувствіемъ отзывались молодыя сердца на задушевную ръчь профессора, которая передавала имъ лучшій завъть знанія, любовь къ челов'вчеству. Мы вид'вли еще, какъ, подъ живымъ впечатл'вніемъ этой річи, перечитывались вновь прежде написанныя имъ строки, которыя давно перестали быть новостью въ литературъ. Въ нихъ какъ будто хотвли дознать всю мысль автора, имъ, можетъ быть, недосказанную. То было уже вновь нараставшее покольніе, то самое, передь которымь въ послъдній разъ прошель его свътлый образъ. Мы увърены, что въ нихъ, послъднихъ его слушателяхъ, не умреть любовь къ его памяти. Но неужели она останется только въ ихъ кругу и не сообщится другимъ, которые придутъ впослъдствіи занять ихъ мъсто и не найдутъ болъе столько любимаго преподавателя?... Наступить еще одно новое покольніе; тайна живой увлекательной рычи дойдеть до него развъ только по преданію: за то, думается намъ, тъмъ прилежнъе будеть оно изучать Грановскаго какъ писателя. И это изученіе — прибавимъ мы-не пропадеть даромъ: оно взойдеть въ молодыхъ умахъ десятеричнымъ плодомъ. Чтобы сказать нашу мысль сполна,-у Грановскаго долго не перестануть учиться живому пониманію науки, разумному сочувствію лучшимъ человъческимъ интересамъ, глубокому уваженію ко всему истинно великому, благородно-рыцарскому образу мыслей, простотъ и върности ученыхъ пріемовъ, благородству и изяществу языка, всего жь болъе-неподкупности нравственнаго чувства.

П. Кудрявцевъ.

1856, aup. 15.

#### О СОВРЕМЕННОМЪ СОСТОЯНІЙ И ЗНАЧЕНІЙ

#### всеобщей исторіи.

(Ръчь, произнесенная въ торжественномъ собраніи ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Университета 1852 года, генваря 12 дня <sup>1</sup>).

Мм. Гг.!

Московскій Университеть, alma mater всёхъ однородныхъ заведеній въ Россіи, привыкъ къ просвёщенному участію русскаго общества. Ваше постоянное присутствіе на праздників, которымъ замыкается истекшій и начинается новый академическій годъ, служить доказательствомъ, что участіе это не хладіеть. Въ свою очередь, Университеть встрівчаеть Васъ, не какъ равнодушныхъ гостей: онъ предлагаеть на судъ Вашъ образцы умственной дівятельности своихъ членовъ и отдаетъ Вамъ честный и правдивый отчеть во всемъ, что было совершено имъ въ теченіе прибавившагося къ его жизни года. Скоро представить онъ цізлой Россіи итоги, выведенные изо ста такихъ отчетовъ, и съ законною гордостью разскажеть ей повість своего візковаго служенія великимъ идеямъ истины и добра.

Находясь на очереди для произнесенія предъ Вами въ нынѣшнемъ году обычнаго слова, я избралъ себѣ предметомъ современное состояніе и значеніе той науки, которой имѣю честь быть преподавателемъ.

Вопросы о теоретическомъ значени Исторіи, о приложеніи ея уроковъ къ жизни, о средствахъ, которыми она можетъ достигать своихъ дъйствительныхъ или извить ей поставленныхъ цълей, не новы. Они обращали на себя вниманіе великихъ умовъ древняго міра и составляютъ неистощимое содержаніе ученыхъ преній въ наше время. Важность этихъ вопросовъ едва ли можетъ подлежать сомитнію, тъмъ болтье, что они находятся въ тъсной связи съ задачею нравственнаго и умственнаго образованія, слъдовательно съ цълою участью будущихъ поколтній.

Напечатана въ Журналъ Министерства Народнаго Просвъщенія, часть LXXIV, 1852 года.



По кореннымъ условіямъ своей жизни, Востокъ не могь принять участія въ ръшеніи вопросовъ такого рода. Они никогда не входили въ сферу, въ которой сосредоточена дъятельность восточной мысли. Азіатскимъ народамъ не чужда врожденная человъку потребность знать свое прошедшее, но ихъ любознательность находить легкое удовлетворение въ родословныхъ спискахъ, въ простыхъ перечняхъ событій и въ историческихъ пъсняхъ. Содержаніе этихъ памятниковъ, представляя обильный, хотя большею частію однообразный матеріаль стороннему изследователю, не могло на той почвъ, которой принадлежить по происхожденію, уясниться до науки или облечься въ формы художественныхъ произведеній. Летопись и песня могутъ, конечно, быть върнымъ отраженіемъ народнаго быта, но онъ не въ состояніи служить орудіями умственнаго образованія. Он'є живо и любовно напоминають народу прошедшее, не приводя его къ ясному сознанію настоящаго. Требуя отъ исторіи разсказа, а не поученій, Востокъ довольствовался самыми бъдными, хотя соотвътствующими его общественному развитію формами историческаго преданія. Единственное исключеніе составляють священныя книги Евреевъ. Мы говоримъ здёсь не о вёчномъ, стоящемъ выше человъческихъ сужденій, значеніи Библіи, но о томъ богатствъ нравственныхъ назиданій, житейской мудрости и глубокой поэзіи, которыми она преисполнена. Изъ этого источника черпало разсъянное теперь по лицу земли племя ту дивную крепость, которую оно противопоставляло всемъ испытаніямь своей злополучной исторіи. Но по самому свойству своему Божественный памятникъ, составляющій нынь духовную родину обреченнаго на скитаніе въ чужбинъ Еврея, не могь войти въ составъ предлагаемыхъ Вамъ, Мм. Гг., изследованій. Ихъ исходною точкою будеть древній, классическій міръ.

Греки и Римляне смотръли на исторію другими глазами, нежели мы. Для нихъ она была болъе искусствомъ, чъмъ наукою. Такое возэръне естественнымъ образомъ вытекало изъ целаго порядка вещей и основныхъ началъ античной образованности. Задача греческаго историка заключалась преимущественно въ возбуждени въ читателяхъ нравственнаго чувства или эстетическаго наслажденія. Съ этою цілью соединялась неріздко другая, боліве положительная. Политическіе опыты прошедшихъ покольній должны были служить примъромъ и урокомъ для будущихъ. "Я буду удовлетворенъ, гогорить Өукидидь, если трудь мой окажется полезнымь тому, кто ищеть достовърныхъ свъдъній о прошедшемъ, а равно и о томъ, что по ходу дълъ человъческихъ можетъ повториться снова" 2). Это практическое направленіе выразилось еще съ большею силою въ произведеніяхъ римскихъ историковъ; но въ лучшія времена римской литературы оно всегда соединялось съ нравственно-эстетическими цѣлями. Тѣсная связь исторіи съ жизнью, черпавшей изъ нея многостороннее назиданіе, сообщала нашей наукт важность, которой она, при всъхъ сдъланныхъ ею съ тъхъ поръ успъхахъ, не имъетъ въ настоящее время. Назвавъ ее наставницею жизни 3), Цицеронъ выразиль

<sup>2) 1, 22. — 3)</sup> Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, Cicero de orat. II. 9.

господствовавшее у древнихъ воззрѣніе. Они вѣрнли въ могущество примѣровъ. Ихъ жизнь, далеко не такъ сложнам, какъ жизнь новыхъ народовъ, нерѣдко повторяла одни и тѣ же явленія и такимъ образомъ открывала возможность прилагать къ дѣлу опыты минувшаго. Римскому гражданину, особенно въ послѣдній періодъ республики, во время ея высочайшаго могущества, нельзя было обойтись безъ обширной исторической образованности. Безъ нея невозможна была никакая политическая дѣятельность. Такое понятіе о практическомъ значеніи исторіи сохранилось при императорахъ. Самое рѣзкое и вполнѣ подтверждающее наши слова свидѣтельство находится въ біографіи Александра Севера, написанной Эліемъ Лампридіемъ: "Северъ особенно пользовался совѣтами мужей, знавшихъ исторію, и спрашивалъ у нихъ, какъ поступали въ тѣхъ случаяхъ, о которыхъ шла рѣчь, древніе римскіе императоры или вожди другихъ народовъ" 4).

При господствъ такихъ направленій произведенія древней исторіографіи не могли походить на ученыя сочиненія новаго времени, болье или менье носящія на себ'є печать кабинетной работы. Историки Греціи и Рима принадлежали преимущественно высшимъ сословіямъ общества 5) и часто описывали такія событія, въ которыхъ были личными участниками или свидівтелями. Они старались сообщить разсказамъ своимъ какъ можно большую красоту и ясность, сдълать ихъ доступными для сколь можно большаго числа читателей. Изящная форма составляла необходимое условіе значительнаго успъха. Но подъ изяществомъ формы разумълась не одна красота изложенія, а художественное, на основаніи общихъ законовъ искусства совершенное построеніе матеріаловъ. Исторія, по словамъ Лукіана, родственница поэзін, а историкъ долженъ походить на ваятеля, который не создаеть мрамора или металла, но творчески сообщаеть имъ прекрасный образъ 6). Въ теоретическихъ изследованіяхъ о формахъ, свойственныхъ историчесвить сочиненіямъ, и объ отношеніи ихъ къ искусству вообще высказался складъ ума обоихъ народовъ классической древности. Греки требовали преимущественно поэтической, Римляне риторической стихіи 7). Послыняя. впрочемъ, была неизбъжна вслъдствіе того значенія, какое краснорьчіе имьло въ античной государственной жизни.

Имън такимъ образомъ въ виду или ту сторону духа, на которую дъйствуетъ искусство, или сферу практической, гражданской дъятельности, исторія уклонилась отъ строгаго характера науки. Изслъдованіе въ настоящемъ смыслъ этого слова, критика фактовъ почти не существовали. Ихъ

<sup>4)</sup> Maxime Severus ad consulendum adhibuit eos qui historiam nurant, requirens quid in talibus causis, quales in disceptatione versabantur, imperatores vel Romani, vel aliarum gentium fecissent. Aelius Lampridius in Sev. с. 16. Можно подумать, что эти опытеме въ исторіи мужи составляли родъ тайнаго совъта при императоръ.

<sup>5)</sup> L. Otacilius Pilitus (qui Cneium Pompeium M. docuit) primus omnium libertinorum, ut Cornelius Nepos opinatur, scribere historiam orsus, nonnisi ab honestissimo quoque scribi solitam. Sueton. de clar. orator. c. 3.

<sup>6)</sup> Quomodo historia sit conscribenda, cap. 45 et 51.

<sup>7)</sup> Ulrici, Characteristik der antiken Historiographie, p. 301, 302.

мъсто застунали у великихъ писателей природная, укръпленная навыкомъ, способность отличать истинныя известія отъ ложныхъ и верный взглядь на происшествія. Къ тому же лучшія произведенія древнихъ историковъ суть монографін, объемлющія одно какое-нибудь великое событіе или рядъ связанныхъ между собою внутреннимъ единствомъ явленій. Понятіе о всеобщей исторіи, соединяющей въ одно цълое разрозненныя семьи человъческаго рода, было чуждо языческому міру и могло возникнуть не иначе, какъ подъ вліяніемъ Христіанства. Зам'вчательная мысль Полибія о недостаточности частныхъ исторій, по которымъ говорить онъ, также мало можно судить объ общемъ ходъ исторіи, какъ по отдъльнымъ членамъ тыла о красотъ цълаго организма <sup>8</sup>), не отозвалась даже въ его собственномъ трудъ, равно какъ осталось безъ исполненія объщаніе Діодора Сицилійскаго <sup>9</sup>) разсказать судьбы всего міра какъ исторію одного государства. За то простота и опредъленность содержанія ставили древняго писателя въ весьма свободное отношеніе къ предмету. Одушевленіе, съ какимъ онъ приступаль къ делу, не охлаждалось предварительною повъркою многочисленныхъ и разнообразныхъ источниковъ, изъ которыхъ заимствуеть свои свъдънія новый историкъ. Ръзко обозначенную цъль труда не заслоняли сложныя, не прямо къ ней относящіяся явленія. Оукидидь передаль намь въ безсмертномь твореніи своемъ весь ходъ Пелопоннесской войны, но не счель нужнымъ упомянуть о внутренней жизни Анинъ въ то время, о блестящемъ развити искусствъ и науки. Недостатокъ полноты искупается у него единствомъ содержанія и возможною только при такомъ условіи строгою красотою формы. При современныхъ понятіяхъ о задачв историка подобное ограниченіе предмета едва ли можеть быть допущено. Но древніе, какъ сказано выше, разсматривали событія не съ всемірно-исторической, а съ національной точки зрвнія, не допускали другой связи явленій, кромв такъ называемой прагматической, и не входили въ разборъ безчисленныхъ пружинъ, которыми движутся человъческія общества. Они безъ труда подымали легкую ношу историческихъ матеріаловъ, зав'ящанныхъ имъ предпественниками, и см'яло подчиняли ее своимъ личнымъ нравственно-эстетическимъ или гражданскимъ цълямъ. Греческій или римскій историкъ не скрывается за описываемыми имъ событіями: напротивъ, онъ вносить въ разсказъ свою личность и употребляеть все доступное ему искусство для передачи читателямъ собственнаго воззрѣнія на данный предметь. Не возвышаясь до созерцанія общихъ судебъ человъчества, древніе свели исторію на степень эпизодическаго изложенія и оставили въ этой сферѣ великольпные памятники, которыхъ недосягаемая красота не должна служить укоромь новому историку, имъющему предъ собою ръшение другихъ, болъе сложныхъ вопросовъ.

Необозримая масса накопившихся въ теченіе тысячельтій источниковъ нашей науки можеть навести страхъ на самаго смълаго и предпріимчиваго изслъдователя. А между тъмъ эта масса ежедневно увеличивается открытіемъ неизвъстныхъ памятниковъ или поступленіемъ въ ученый оборотъ

<sup>8)</sup> Prooem. - 9) I, 3.

такихъ, на которые до сихъ поръ не было обращено надлежащаго вниманія. У всіхть европейских в народовь замітно однообразное стремленіе собрать въ одно цълое всъ сохранившіяся свидътельства и преданія о своей старинъ. Великіе труды французскихъ Бенедиктинцевъ и отдъльныхъ ученыхъ XVII и XVIII въка блъднъють предъ однородными предпріятіями нашего времени. Просвъщенное участіе правительствъ даеть средства къ осуществленію начинаній, неисполнимыхъ силами частныхъ лицъ. Одновременно съ превосходными изданіями літописей и государственныхъ актовъ европейскихъ державъ предпринимаются въ другія части свѣта ученыя экспедиціи, раскрывающія передъ нами тайны погибшихъ цивилизацій и народностей. Безчисленныя монографіи доводять до св'єдінія большинства читателей результаты новыхъ открытій и показывають ихъ отношенія къ предшествовавшему состоянію науки. Самый кругъ историческихъ источниковъ безпрестанно расширяется. Сверхъ словесныхъ и письменныхъ свидътельствъ всякаго рода, отъ народной пъсни до государственной грамоты, онъ принимаеть въ себя памятники искусства и вообще всв произведенія человізческой дъятельности, характеризующія данное время или народъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что нізть науки, которая не входила бы своими результатами въ составъ всеобщей Исторіи, имвющей передать всв видоизм'вненія и вліянія, какимъ подвергалась земная жизнь челов'вчества. Но изнемогая, съ одной стороны, подъ обременительнымъ богатствомъ матеріаловъ, которыхъ одолъть вполнъ не въ силахъ никакое трудолюбіе, историкъ часто поставленъ съ другой стороны въ необходимость замънять собственными предположеніями и догадками совершенное отсутствіе письменныхъ свидътельствъ. Ясно, что, при настоящемъ состояніи исторіи, она должна отказаться отъ притязаній на художественную оконченность формы, возможной только при строгой опредъленности содержанія, и стремиться къ другой цъли, т. е. къ приведенію разнородныхъ стихій своихъ подъ одно единство науки.

Совершено ли ею это дѣло? смѣемъ сказать, что нѣтъ. Всѣ вышедшія въ теченіи нынѣшняго столѣтія сочиненія о всеобщей Исторіи, какъ бы ни велика была пріобрѣтенная ими слава, служать оправданіемъ нашего отрицательнаго отвѣта. Начиная отъ 24-хъ книгъ о всеобщей исторіи Іоганна Мюллера, такъ мало оправдавшихъ высокія ожиданія, возбужденныя именемъ и обѣщаніями автора, до многотомнаго, но незначительнаго и нестоющаго своей извѣстности сочиненія Канту, мы видѣли рядъ болѣе или менѣе неудачныхъ попытокъ осуществить идеалъ всеобщей Исторіи. Вмѣнять эту неудачу безсилію писателей было бы несправедливо, въ виду великихъ успѣховъ, совершенныхъ исторією съ начала нынѣшняго столѣтія. Причины лежатъ глубже. Онѣ заключаются въ отсутствіи строгаго метода и въ недовольно ясномъ сознаніи настоящихъ цѣлей нашей науки.

Величайшій историкъ XIX стольтія, Нибуръ глубоко чувствоваль эти недостатки, и никто не можетъ стать на ряду съ нимъ относительно заслугъ, оказанныхъ исторіи. Здѣсь рѣчь идетъ не о результатахъ его изслѣдованій о римской древности, а объ усовершенствованномъ имъ методѣ

исторической критики и о цъломъ его воззръніи на науку. Можно сказать, что критика была до него дъломъ личнаго таланта, какъ у древнихъ. Превосходство новыхъ заключалось въ большей начитанности и въ пріобрътенномъ навыкъ обращаться съ огромнымъ матеріаломъ. Точныхъ и всъмъ общихъ пріемовъ не было. Ихъ создаль Нибуръ, работая надъ римской исторією. Замітимъ однако, что его постигла участь, неріздко бывающая удізломъ великихъ людей на пути открытій и изобрѣтемій. Колумбъ унесъ съ собою въ могилу убъжденіе, что онъ нашель путь къ восточному берегу Азіи. Митине Нибура о древитишихъ памятникахъ римской исторіи извъстно: онъ полагаль, что эти памятники, содержавшіе въ себъ самыя положительныя и достовърныя свъдънія, подвергались измъненіямъ и порчъ подъ перомъ позднейшихъ римскихъ писателей. Задача критики состояла следовательно въ разложение риторическихъ разсказовъ Ливія на ихъ простъйшія составныя части и въ возстановленіи первобытныхъ источниковъ. Такая цъль, очевидно, не могла быть достигнута, но преслъдуя ее, Нибуръ нашель настояще законы исторической критики. Онь показаль намъ, какъ должно разбирать источники, и въ какой степени они заслуживають довърія. Вліяніе его прим'тра не замедлило обнаружиться. Черезъ тринадцать лъть по выходъ въ свъть перваго изданія "Римской Исторіи", явилась критика новыхъ историческихъ писателей Ранке 10), небольшое, но образповое сочинение, въ которомъ съ блестящимъ успъхомъ приложены въ дълу уроки великаго учителя. Въ настоящее время Ранке есть главный представитель исторической критики въ Германіи. Его многочисленные ученики образовали школу, которой д'ятельность, устремленная преимущественно на разработку средневъковыхъ памятниковъ, уже принесла богатые плоды.

Заслуга Нибура не ограничилась впрочемъ введеніемъ новыхъ и точныхъ пріемовъ критики. Еще будучи юношею, въ частной перепискъ своей, онъ высказалъ нъсколько смълыхъ и плодотворныхъ мыслей о необходимости дать исторіи новыя, заимствованныя изъ естествовъдънія основы <sup>11</sup>). Историческое значеніе человъческихъ породъ не ускользнуло отъ его вниманія, но ему не привелось развить вполить и приложить къ дълу свои предположенія объ этомъ столь важномъ предметъ. Тъмъ не менть его превосходныя изслъдованія объ этнографіи Италіи и древняго міра вообще могуть служить исходною точкою и образцемъ для дальнъйшихъ трудовъ такого рода.

Около того же времени, вопросъ о породахъ началъ занимать пытливые умы внѣ Германіи. Форіель, братья Тьерри и другіе ученые старались объяснить отношенія различныхъ народностей, преемственно господствовавшихъ на почвѣ Франціи и Англіи. Они озарили яркимъ свѣтомъ начало средневѣковыхъ народовь и обществъ, но не рѣшились переступить чрезъ обычныя грани историческихъ изслѣдованій и оставили въ сторонѣ физіологическіе признаки тѣхъ породъ, которыхъ историческія особенности были ими тщательно опредѣлены. Надобно было, чтобы натуралисть подаль наконецъ го-

<sup>10)</sup> Leop. Ranke, zur Kritik neuerer Geschichtschreiber. 1824.

<sup>11)</sup> Lebensnachrichten über B. G. Niebuhr, I. 44.

лосъ противъ такого стесненія нашей науки и указаль на связь ся съ физіологією. Въ 1829 году, Эдвардсь (W. F. Edwards) издаль письмо свое къ Амедею Тьерри о физіологическихъ признакахъ человъческихъ породъ и отношенін ихъ мъ исторіи. Это письмо содержить въ себі полное, изъ сферы естественныхъ наукъ почерпнутое, оправдание выводовъ, къ которымъ пришли другими путями и совершенно независимо одинь оть другаго, Нибуръ и Амедей Тьерри 12). Снимая съ разсъянныхъ по лицу западной Европы галло-кимрскихъ племенъ ихъ новыя имена и доказывая живучесть породъ, Эдвардсь излагаеть правила для будущихъ розысканій. Высказанныя имъ по этому поводу мысли были приняты съ общимъ одобреніемъ, но до сихъ поръ еще не принесли желаемой пользы. Въ Англіи, Америкъ и Франціи существують ученыя этнографическія общества, которыхь труды значительно подвинули впередъ антропологію, но не обнаружили надлежащаго вліянія на исторію. Уступки, сдъланныя историками новымъ требованіямъ, были большею частію вившнія. Дальнівншее упорство, впрочемъ, невозможно, и исторія, по необходимости, должна выступить изъ круга наукъ филолого-юридическихъ, въ которомъ она такъ долго была заключена, на общирное поприще естественныхъ наукъ. Ей нельзя долее уклоняться отъ участія въ ръшени вопросовъ, съ которыми связаны не только тайны прошедшаго, но и доступное человъку пониманіе будущаго. Дъйствуя за одно съ антропологіею, она должна обозначить границы, до которыхь достигали въ развитіи своемъ великія породы челов'ячества, и показать намъ ихъ отличительныя, данныя природою и проявленныя въ движеніи событій, свойства. Каковъ бы ни быль окончательный выводь этихь изследованій, имеющихь, быть можеть, обнаружить историческое безсиліе цізлыхь породь, не призванныхь къ благородиващимъ формамъ гражданской жизни, онъ принесетъ несомивнную пользу наукъ, ибо сообщить ей большую положительность и точность. Но не одною этою только стороною граничить исторія съ естествознаніемъ. Еще древніе зам'єтили р'єшительное вліяніе географических условій, климата и природныхъ опредъленій вообще на судьбу народовъ. Монтескье довель эту мысль до такой крайности, что принесь ей въ жертву самостоятельную дъятельность духа 18). Не смотря на то, отношение человъка къ занимаемой имъ почвъ и ихъ взаимное дъйствіе другъ на друга еще никогда не были удовлетворительнымъ образомъ объяснены. Великое твореніе Карла

<sup>12)</sup> Эдвардсъ самъ имълъ въ виду только Исторію Галловъ Ам. Тьерри. Изследованія Нибура о томъ же предмета были, кажется, ему вовсе неизвастны.

<sup>13)</sup> Съ особенною ръзкостію высказаль авторь Духа законовь свою мысль въ слъдующихъ словахъ. On a donc plus de vigueur dans les climats froids. L'action du coeur et la réaction des extrémités des fibres s'y font mieux, les liqueurs sont mieux en équilibre, le sang est plus déterminé vers le coeur et réciproquement le coeur a plus de puissance. Cette force plus grande doit produire bien des effets; par exemple, plus de confiance en soi même, c'est à dire plus de courage; plus de connoissance de sa superiorité, c'est à dire moins de désir de la vengeance; plus d'opinion de sa sureté, c'est à dire plus de franchise, moins de soupçons, de politique et de ruse. Enfin cela doit faire des caractères bien différents. (De l'ésprit des loix. Liv. XIV, 11).

Риттера 14), принимающаго землю за "храмину, устроенную Провидъніемъ для воспитанія рода челов'вческаго", проложило, конечно, новые пути историкамъ нашего времени, но многіе ли воспользовались этими трудными путями и предпочли ихъ прежнимъ, пробитымъ безчисленными предшественниками тропинкамъ? Вошедшій теперь въ употребленіе обычай снабжать историческія сочиненія географическими введеніями, заключающими въ себ'в характеристику театра событій, показываеть только, что значеніе и усп'ехи сравнительнаго землевъдънія обратили на себя вниманіе историвовь и заставили ихъ измѣнить нѣсколько форму своихъ произведеній. Самое содержаніс немного выиграло отъ этого нововведенія. Географическіе обзоры, о которыхъ мы упомянули, ръдко соединены органически съ дальнъйшимъ изложеніемъ. Предпославъ труду своему бъглый очеркъ описываемой страны и ея произведеній, историкь сь спокойною совістію переходить къ другимъ, болъе знакомымъ ему, предметамъ и думаетъ, что вполнъ удовлетворилъ современнымъ требованіямъ науки. Какъ будто д'яйствіе природы на человъка не есть постоянное, какъ будто оно не видоизмъняется съ каждымъ великимъ шагомъ его на пути образованности? Намъ еще далеко не извъстны всь таинственныя нити, привязывающія народъ къ земль, на которой онъ выросъ и изъ которой заимствуеть не только средства физическаго существованія, но значительную часть своихъ нравственныхъ свойствъ. Распредъленіе произведеній природы на поверхности земнаго шара находится въ тъснъйшей связи съ судьбою гражданскихъ обществъ <sup>18</sup>). Одно растеніе условливаетъ иногда цълый быть народа. Исторія Ирландіи была бы безспорно иная, если бы картофель не составляль главнаго средства пропитанія для ея жителей. То же можно сказать о нікоторыхь животныхь для другихъ странъ. Позвольте миъ, ММ. ГГ., привести по этому поводу слова знаменитаго нашего натуралиста, академика Бера.

"Ходъ всемірной Исторіи, говорить онь, опредѣляется внѣшними физическими условіями. Вліяніе отдѣльныхъ личностей въ сравненіи съ ними ничтожно. Онѣ всегда почти приводили только въ исполненіе то, что уже было подготовлено, и такъ или иначе, а должно было совершиться. Стремленіе установить что-нибудь совершенно новое и неподготовленное остается безуспѣшно, или влечеть за собою только разрушеніе. Никто, конечно, не возьмется опредѣлить, какъ сложилась бы исторія человѣчества, если бы физическія свойства обитаемой имъ мѣстности были не тѣ, какія теперь. Но нельзя не обратить вниманія на то, что небольшія отступленія отъ дѣйствительно существующихъ нынѣ свойствъ необходимо были бы причиною очень значительныхъ отклоненій въ ходѣ всемірной Исторіи. Если бы, напримѣръ, при неизмѣнности всего остальнаго на поверхности земли, Суэзскій заливъ про-

<sup>14)</sup> Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und zur Geschichte des Menschen, oder allgemeine vergleichende Geographie.

<sup>18)</sup> См. въ запискахъ Берлинской Академіи 1834 года превосходную, исполненную глубокомысленныхъ замъчаній статью Риттера: Der tellurische Zusammenhaug der Natur und Geschichte in den Productionen der drei Naturreiche, oder über eine geographische Productenkunde.

стирался градусомъ дальше на съверъ, то-есть достигалъ бы Средиземнаго моря, то нъть никакого сомнънія, что рано установилось бы дъятельное сообщеніе между берегами Средиземнаго моря и Индіи, не говоря уже о берегахъ Аравіи и Африки. Особенности, которыми запечатлівна природа человъка въ Индіи, гораздо раньше смъщались бы съ особенностями Европы.-Или, не изміняя очертанія Чермнаго моря, предположимъ, что воды Абиссинів и окрестныхъ странъ текуть не въ долину Нила, а кратчайшимъ путемъ прямо въ Чермное море. Для этого надо было только, чтобы мъстность на съверъ отъ Абиссиніи понизилась, оть запада къ востоку. Тогда исчезъ бы великій путь сообщенія между съвернымъ краемъ Африки и ея срединой. Етипеть, неоплодотворяемый приносимымь съ юга органическимь веществомь, быль бы пустыней безплодиве Триполиса. Онь не имвль бы уже вліянія на развитіе Греціи, и конечно судьбы народа Израильскаго были бы тогда иныя, которыхъ мы не въ состояни разгадать. Но за то Абиссинія пришла бы въ тъсное соприкосновение съ южнымъ берегомъ Азіи, и весьма въроятно, что тогда развились бы две отдельныя, надолго чуждыя другь другу цивилизацін, — пивилизація Европы и цивилизація Индійскаго океана, точно такъ, какъ теперь мы не можемъ не признать двъ отдъльныя другь оть друга. и потому различныя цивилизаціи, -- восточную въ Китать, и противоположную ей на западъ, которую мы привыкли считать единственною. Желать исчислить следствія еще большихъ измененій значило бы вдаться въ область вымысловъ. "

"Сказаннаго довольно для уразумвнія той истины, что когда земная ось получила свое наклоненіе, вода отдълилась от суши, поднялись хребты горъ и отдълили другь от друга страны,—судьба человъческаго рода была опредълена уже напередъ, и что всемірная исторія есть не что иное, какъ осуществленіе этой предопредъленной участи. Въ заключеніе постараемся показать въ немногихъ словахъ, что даже и теперь, когда завоеванія въ области наукъ и промышленности дали человѣку столько средствъ покорять себъ природу, исторія его развитія все еще подчинена той же неизбѣжной судьбъ."

"Мы живемъ въ эпоху, когда европейская цивилизація перенеслась на всё населенные берега. Нівкоторыя части Европы, кажется, уже не могутъ доставлять своимъ жителямъ пищу въ желаемомъ изобиліи. Европа начала переселять своихъ, привыкшихъ къ высшимъ формамъ жизни, жителей въ другія части свёта. Это переселеніе будетъ усиливаться вмёстё съ увёренностью найти въ другой части свёта европейскую образованность и можетъ продолжаться необозримо долгое время, ибо производительность природы въ теплійшихъ странахъ, за исключеніемъ областей, лишенныхъ дождя, несравненно сильнее, нежели въ средней Европе. Маисъ родится обыкновенно самъ - сорокъ, иногда самъ - 200 и даже 300; и хотя онъ съется гораздо рёже, просторнее, нежели наши хлёба, но все - таки данное пространство земли, засёлнное маисомъ, доставляетъ гораздо больше пищи, нежели такое же, засёлнное нашимъ хлёбомъ. Кромъ того, въ жаркихъ странахъ жатва бываетъ два, иногда даже три раза въ годъ. Бананы доставляютъ

въ теплыхъ и влажныхъ странахъ на равномъ пространствъ еще болъе питательнаго вещества. По наблюденіямъ Александра Гумбольдта, картофель, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, даеть во Франціи по в'єсу втрое больше продукта противъ пшеницы, занимающей равное съ нимъ пространство земли, а бананъ въ южной Америкъ даетъ его во 130 разъ больше. Но такъ какъ фунтъ ишеничной муки питательнъе фунта сочнаго банала, то сдівлали другое исчисленіе, по которому оказывается, что пространство земли, могущее прокормить двухъ человъкъ въ годъ, доставить, будучи засажено бананами, нищи на 50 человъвъ. Хлъбное дерево (artocarpus incisa), растущее на островахъ Великаго Океана, такъ богато вкусными и питательными плодами, что 3 такихъ дерева могутъ служить человъку исключительною пищею въ продолжение 8-ми мъсяцевъ, и главнъйшею въ остальную часть года. Кукъ говорить: "въ нашемъ суровомъ климать человъкъ, который цълый годъ пашеть, светь и жнеть, лишь бы пропитать себя и дътей своихъ, да съ трудомъ сберечь денежку на черный день, не лучше исполняеть обяванность отца семейства, какъ островитянинъ Южнаго моря, который, посадя 10 хлёбныхъ деревъ, ни о чемъ больше не заботится!" Достигшая полнаго роста кокосовая пальма производить отъ 200 до 300 оръховъ. Кромъ того, изъ нея же можно добывать превосходный матеріалъ для веревокъ и тканей и, довольствуясь меньшимъ числомъ плодовъ, добывать вкусное вино и вываривать изъ оръховъ масло.

"Справедливо предсказываетъ, основывалсь на этой силъ производительности тропическихъ странъ, ботаникъ Мейеръ въ Кенигсбергъ, что человъкъ, быстро размножалсь въ цивилизованныхъ странахъ, переселится обратно въ теплый поясъ. Одна Ямайка, равная пространствомъ Саксонскому Королевству, можетъ пропитатъ въ 25, а уже навърно въ 12½ разъ большее населеніе, нежели Саксонія. Сколько же людей, прибавимъ бы къ тому, пропитаетъ лъсная равнина Бразиліи! Напрасно называютъ почву ея дъвственною; она только человъку доставляла мало плодовъ. За то природа накопляла въ ней въ продолженіе тысячельтій органическое вещество для будущихъ жителей, точно такъ же, какъ прежде, при образованіи земной коры, скрыла подъ нею огромный запасъ топлива для той эпохи, когда размножившійся человъческій родъ истощить лъса".

"Но возвращаясь въ свою древнюю отчизну, человъкъ принесетъ съ собою изъ Европы сокровища, которыхъ никогда не пріобръль бы подъ тропиками: трудолюбіе, науки, искусства, промышленность и сознаніе необходимости благоустроенной государственной жизни. Съ тъмъ вмъстъ онъ, конечно, подавить чуждающіяся труда туземныя племена; но можно надъяться, что тамъ, гдъ требуется меньше времени для произведенія пищи, гдъ она отъ природы зръеть на деревьяхъ, умственная образованность будетъ гораздо болье общею, нежели на съверъ. Дъйствительно, даже въ средней Европъ, не говоря уже о нашемъ съверъ, только малая часть жителей можетъ посвящать частицу времени на развитіе своихъ духовныхъ способностей, а наибольшая половина круглый годъ занята добываніемъ пищи. Сколько лишняго досуга, въ сравненіи съ ними, уже у рабочаго

класса Италіи! Онъ не перестаеть находить наслажденіе въ науків и искусстві, за что мы жители сіввера, кажется, несправедливо называемь ихъ лівнивцами. Такимъ образомъ, обозря исторію человівчества въ общихъ, большихъ чертахъ ея, находимъ мы, что Европа была для него высокою школою, въ которой оно принуждено было трудиться и научилось любить умственныя занятія. Да признають же наши потомки въ 30 и 40 колівті, разсуждая о судьбів человівчества въ тівни пальмъ роскошной Новой Гвиней или среди візчно неизмінной температуры Полинезіи, — да признають они, что учебные годы наши на съверть не пропали даромъ" 16).

Здівсь не мівсто входить въ разборъ предположеній кеннісберіскаго ботаника, но приведенныя мною слова академика Бера достаточно показывають важность естествовъдънія въ приложеніи къ исторіи. Къ сожальнію, ученые, посвятивше себя исключительно последней науке, еще не въ силахъ выполнить великой задачи, имъ предстоящей. Углубляясь въ изученіе письменныхъ и словесныхъ памятниковъ прошедшаго, они не ръшаются приступить къ источникамъ другаго рода, начертаннымъ рукою самого Творца. Содержаніе Исторіи составляють до сихъ поръ діза человівческой воли, отръшенныя отъ ихъ необходимой, можно сказать, роковой основы, которую не должно смешивать съ законами развитія духа, выведенными а ргіогі философією исторіи. Слабая сторона философіи исторіи, въ томъ видъ, въ какомъ она существуетъ въ настоящее время, заключается, по нашему мнънію, въ приложеніи логическихъ законовъ къ отдъльнымъ періодамъ всеобщей Исторіи. Осуществленіе этихь законовъ можеть быть показано только въ целомъ, а не въ частяхъ, какъ бы оне ни были значительны. Но сверхъ логической необходимости есть въ Исторіи другая, которую можно назвать естественною, лежащая въ основаніи всёхъ важныхъ явленій народной жизни. Ей нъть мъста въ умозрительномъ построеніи Исторіи; ее нельзя вывести изъ законовъ разума, но ея нельзя также отнести къ сферѣ случайности, потому что она принадлежитъ къ числу главныхъ, опредълнощихъ развитіе нашихъ судебъ, двигателей Исторіи 17).

<sup>16)</sup> Статья академика Бера "О вліянім вижшей природы на соціальныя отношенія отдальныхъ народовъ и исторію человачества" помащена въ карманной книжка Русскаго географическаго Общества, 1848 года.

<sup>17)</sup> Мы позволимъ себъ привести по этому поводу слъдующія замъчанія, замиствованныя изъ весьма умной, не обратившей на себя должнаго вниманія книги Гинрихсена (Die Germanisten und die Wege der Geschichte. Корепһадеп, 1848): "При чисто логическомъ пониманіи исторіи, мы никогда не достигнемъ до глубоваго уразумънія отдъльныхъ явленій и ихъ значенія въ цъломъ. Все совершается ради начала, а начало замиючается въ результатъ. Такимъ образомъ естественныя и нравственныя причины вытъсняются логическими: естественныя, потому что не имъютъ никакой самостоятельности предъ логическимъ разумомъ, нравственныя, потому что лице является только орудіемъ духа времени или вслъдствіе необходимости осуществляющагося начала. Вообще всякая попытка построенія исторіи на метафизическихъ основахъ мит камется слишномъ смълою. Съ одной стороны, я не считаю конечнаго разума способнымъ въ такому хълу, съ другой мы нъкоторымъ образомъ насилуемъ исторію, которая, накъ развитіе замкнутаго въ себъ организма, должна быть изучаема въ сущности своей, въ свойственныхъ ей законахъ, въ предълахъ и условіяхъ, поставленныхъ ей природою. При-

Быть можеть, ни одна наука не подвергается въ такой степени вліянію госполствующихъ философскихъ системъ, какъ Исторія. Вліяніе это обнаруживается часто противъ води самихъ историковъ, упорно отстанвающихъ мнимую самостоятельность своей науки. Содержаніе каждой философской системы рано или поздно дълается общимъ достояніемъ, переходя въ область примъненій, въ литературу, въ ходячія мивнія образованныхъ сословій. Изъ этой окружающей его умственной среды заимствуетъ историкъ свою точку зрвнія и мерило, прилагаемое имъ къ описываемымъ событіямъ и дъламъ. Между такимъ неизбъжнымъ и неръдко безсознательнымъ подчиненіемъ фактовъ взятому извив воззрвнію и логическимъ построеніемъ Исторіи большое разстояніе. Съ конца прошедшаго стольтія, философія исторіи не переставала предъявлять правъ своихъ на независимое отъ фактической исторіи значеніе. Усп'яхъ не оправдаль этихъ притязаній. Скажемъ болъе, философія исторіи едва ли можеть быть предметомъ особеннаго, отдъльнаго отъ всеобщей Исторіи, изложенія. Ей принадлежить по праву глава въ феноменологіи духа, но спускаясь въ сферу частныхъ явленій, нисходя до ихъ оцънки, она уклоняется отъ настоящаго своего призванія, заключающагося въ опредъленіи общихъ законовъ, которымъ подчинена земная жизнь человъчества, и неизбъжныхъ цълей историческаго развитія. Всякое покушеніе съ ея стороны провести різкую черту между событіями логически необходимыми и случайными можеть повести къ значительнымъ оппибкамъ и будеть болъе или менъе носить на себъ характеръ произвола, потому что великія событія, какъ бы они ни были далеки отъ насъ, продолжають совершаться въ своемь дальнъйшемъ развити, т. е. въ своихъ результатахъ, и никакъ не должны быть разсматриваемы, какъ нечто замкнутое и вполнъ оконченное. Лучшимъ подтвержденіемъ высказаннаго нами

рода не есть только предшественница исторіи и театръ, на которомъ совершаются судьбы человъчества; она постоянная спутница духа, съ которымъ двйствуеть въ гармоническомъ союзъ. Человъкъ, какъ естественное конечное существо, и человъчество, накъ конечный организмъ, подчинены, съ начала въковъ, ен великимъ, неизмъннымъ законамъ. Она дъйствовала до начала исторіи и можеть пережить ес. Поэтому, я думаю, что неходною точкою должна намъ служить естественная сторона исторіи, и что изученю правственных и логических причинь должно предшествовать опредвление естественныхъ", стр. 7-9. Но Гинрихсенъ потомъ противоръчить себъ, относя эти предварительныя язследованія не къ самой исторіи, а къ философіи исторіи. Какъ будто последняя можеть существовать отдельно отъ первой? Подобное же противорачіе встрвчается у Нибура. Признавая вполнъ вліяніе природы на исторію, онъ говорить, между прочимъ, что "исторія болъзней есть весьма важная, но еще необработанная отрасль всемірной исторіи. Ц'ялые отд'ялы исторіи объясняются прекращеніемъ или появленіемъ заразительныхъ бользией. Онъ обнаруживають величайшее вліяніе на нравственный міръ; почти всв великія эпохи правственнаго упадка совпадають съ великими заразами". (Чтенія о древней исторіи, 11, 64. Сравн. переписку, 11, 167). Такижъ мъстъ можно привести много; но, во введенія въ Чтеніямъ о древней исторія, Нибуръ доназываетъ необходиность отдълить отъ настоящей исторіи находящіяся въ связи съ нею явленія природы, которыя, по его мнізнію, должны войти въ составъ особой науки. Какой же? Отсюда, впрочемъ, видно, какъ мало опредълены границы нашей науки и какъ сбивчивы въ этомъ отношеніи понятія нашихъ историковъ.

мивнія о невозможности отдівльной философіи Исторіи могуть служить чтенія Гегеля объ этомъ предметі, изданныя по смерти его Гансомъ. Это произведеніе знаменитаго мыслителя не удовлетворило самыхъ горячихъ его почитатей, потому что оно есть не что иное, какъ отрывочное и не всегда въ частностяхъ вірное изложеніе всеобщей Исторіи, вставленной въ рамку произвольнаго построенія <sup>18</sup>).

Смутно понятая философская мысль о господствующей въ ходъ историческихъ событій необходимости или законности приняла подъ перомъ нъкоторыхъ, впрочемъ, весьма даровитыхъ писателей характеръ фатализма. Во Франціи образовалась цілая школа съ этимъ направленіемъ, котораго вліяніе обозначено печальными слідами не только въ науків, но и въ жизни. Школа историческаго фатализма снимаеть съ человъка правственную отвътственность за его поступки, обращая его въ слепое, почти безсознательное орудіе роковыхъ предопредівленій. Властителемъ судебъ народныхъ явился снова античный fatum, отръшенный отъ своего трагическаго ведичія, низведенный на степень неизбъжнаго политическаго развитія. Въ противоположность древнимъ трагикамъ, которые возлагали на чело своихъ обреченныхъ гибели героевъ вънецъ духовной побъды надъ неотразимымъ въ міръ внъшнихъ явленій рокомъ, историки, о которыхъ здісь идетъ рівчь, видять въ успъхъ конечное оправданіе, въ неудачь-приговоръ всякаго историческаго подвига. Смъемъ сказать, что такое воззръне на Исторію послужить будущимъ покольніямъ горькою уликою противъ усталаго и утратившаго въру въ достоинство человъческой природы общества, среди котораго оно возникло.

Систематическое построеніе Исторіи вызвало противниковъ, которые вдались въ другую крайность. Защищая факты противъ самоуправнаго обращенія съ ними, они называють всякую попытку внести въ хаосъ событій единство связующихъ и объясняющихъ ихъ идей искаженіемъ непосредственной исторической истины. Дѣло историка должно, по ихъ мнѣнію, заключаться въ вѣрной передачѣ того, что было, т. е. въ разсказѣ. Слова Квинтиліяна "scribitur ad narrandum non ad probandum", служащія эпиграфомъ къ извѣстному сочиненію Баранта о Герцогахъ Бургундскихъ, получаютъ, такимъ образомъ, приложеніе ко всей безконечной области всеобщей Исторіи. На историка возлагается обязанность воздерживаться отъ собственныхъ сужденій въ пользу читателей, которымъ исключительно предоставлено право выво́дить заключенія и толковать по своему содержаніе предложенныхъ имъ разсказовъ. Нужно ли обличать слабость и несостоятельность такихъ понятій

<sup>48)</sup> Всвиъ извъстно принятое Гегелемъ раздъленіе всеобщей Исторіи на четыре періода: Восточный, Греческій, Римскій, Германскій. Первый соотвътствуєть дътству, второй юности, третій зрълости, слъдовательно четвертый совпадаеть съ старостію рода человъческаго. Но Гегель отнюдь не то доказываеть, противоръча собственному построенію. Къ тому же названіе Германскаго вовсе не характеризуеть всего содержанія 14 въковъ, прошедшихъ съ паденія Западной Римской имперіи. Надобно впрочемъ замътить, что самыя мъткія и глубокія мысли объ Исторіи высказаны Гегелемъ не въ оплософіи исторіи, а въ другихъ сочиненіяхъ, какъ-то: въ осноменологіи духа, въ эстетикъ, оплософіи права и т. д.

въ наукъ? Блестящій успъхъ повъствовательной школы, при первомъ ея появленіи, не могь быть продолжительнымь, и объясняется временнымь настроеніемъ пресыщеннаго теоріями общества. Возьмемъ въ примівръ "Исторію герцоговъ Бургундскихъ" Баранта, до сихъ поръ не угратившую своей быстро завоеванной славы. Главное достоинство этой книги заключается въ выборъ авторомъ предмета, исполненнаго драматической занимательности и превосходно переданнаго намъ такими современными писателями, каковы были Фроассаръ, Монтреле, Коминъ и другіе. Заслуга Баранта болье литературная, нежели ученая. Онъ переложиль на новый французскій языкъ памятники XIV и XV стольтій, дотоль извъстные только небольшому числу читателей. Но связанный добровольно наложенными на себя условіями, историкъ не сталь выше источниковь и самь отняль у себя возможность раскрыть намъ настоящее значеніе событій, різжо характеризующихъ переходное время оть средневъковой къ новой исторіи. Его сочиненіе представляєть весьма любопытное явленіе въ сфер'в литературной, но оно ничего не прибавило къ дъйствительнымъ богатствамъ науки и ни въ какомъ отношени не подвинуло ея впередъ. Еще съ меньшимъ успъхомъ и пользою могутъ быть пріемы повъствовательной школы прилагаемы къ большимъ отдъламъ не только всеобщей, но даже исторіи отдільных народовь. Какая возможность пересказать словами источниковь событія, наполняющія собою нісколько стольтій? И ньть ди въ такомъ направленіи явнаго противорьчія дьйствительнымъ цълямъ науки, имъющей понять и передать въ сжатомъ изложени внутреннюю истину волнующихся въ безконечномъ разнообразіи явленій?

Ни одно изъ исчисленныхъ нами воззрѣній на Исторію не могло привести къ точному методу, недостатокъ котораго въ ней такъ очевиденъ. Усовершенствованный, или, лучше сказать, созданный Нибуромъ способъ критики приносить величайшую пользу при разработк в источниковъ извъстнаго рода, но отнюдь не удовлетворяеть потребности въ приложенномъ къ полному составу науки методъ. Въ этомъ случаъ Исторія опять должна обратиться къ естествовъдънію и заимствовать у него свойственный ему способъ изслъдованія. Начало уже сдівдано въ открытых законахъ исторической аналогіи. Остается идти далъе на этомъ пути, раздвигая по возможности тъсные предълы, въ которыхъ до настоящаго времени заключена была наша наука. У Исторіи дв'є стороны: въ одной является намъ свободное творчество духа человъческаго, въ другой-независимыя отъ него, данныя природою условія его дізтельности. Новый методъ должень возникнуть изъ внимательнаго изученія фактовь міра духовнаго и природы въ ихъ взаимодівноствіи. Только такимъ образомъ можно достигнуть до прочныхъ, основныхъ началъ, т. е. до яснаго знанія законовъ, опредъляющихъ движеніе историческихъ событій. Можеть быть, мы найдемъ тогда въ этомъ движеніи правильность, которая теперь ускользаеть отъ нашего вниманія. Въ разсматриваемомъ нами вопросъ статистика опередила исторію. "Въ противоположность принятымъ мивніямъ, говоритъ Кетле, факты общественные, опредъляемые свободнымъ произволомъ человъка, совершаются съ большею правильностію, нежели факты, подверженные простому действію физическихъ причинъ. Исходя изъ этого

основнаго начала, можно сказать, что нравственная статистика должна отнынъ занять мъсто въ ряду опытныхъ наукъ" <sup>19</sup>). Мы не въ правъ сказать того же объ Исторіи. Пока она не усвоить себъ надлежащаго метода, ее нельзя будеть назвать опытною наукою.

Я нивлъ уже честь указать Вамъ, ММ. ГГ., на различіе цвлей древней и новой исторіографіи. Отказываясь оть притязаній на то совершенство формы, которое у народовъ влассическаго міра было слёдствіемъ исключительныхъ, не существующихъ более условій, современный намъ историкъ не можеть однако отказаться отъ законной потребности правственнаго вліянія на своихъ читателей. Вопрось о томъ, какого рода должно быть это вліяніе, тісно связань съ вопросомь о пользів Исторіи вообще. Отвіть на последній представляєть большія трудности, потому что Исторія не принадлежить ни къ числу чисто теоретическихъ знаній, имъющихъ задачею привести въ ясность лежащія въ глубинъ нашего духа истины, ни къ прикладнымъ, которыхъ польза не требуеть доказательствъ. Очевидно, что практическое значеніе Исторіи у древнихъ, основанное на возможности непосредственнаго примъненія ея уроковъ къ жизни, не можеть имъть мъста при сложномъ организмъ новыхъ обществъ. Къ тому же однообразная игра страстей и заблужденій, искажающихъ судьбу народовъ, привела многикъ въ заключению, что исторические опыты проходять безплодно, не оставляя поучительного следа въ памяти человеческой. Высказавъ эту мысль, какъ безусловную истину, Гегель 20) вызваль противъ нея много нелишенныхъ справедливости возраженій. Конечно, ни народы, ни ихъ вожди не пов'вряють поступковъ своихъ съ учебниками всеобщей Исторіи и не ищуть въ ней примъровъ и указаній для своей дъятельности. Тъмъ не менъе нельзя отрицать въ самыхъ массахъ извъстнаго историческаго смысла, болъе или менъе развитаго на основании сохранившихся преданій о прошедшемъ. Въ лицахъ, стоящихъ во главъ государственнаго управленія, этотъ смыслъ переходить, по необходимости, въ отчетливое сознание отношений, существующихъ между прежнимъ и новымъ порядкомъ вещей. Надобно, съ другой стороны, признаться, что всеобщая Исторія въ томъ видь, въ какомъ она обыкновенно нзлагается, не въ состояние сильно действовать на общественное митеніе и быть для него источникомь прочнаго назиданія. Слідуеть ли изь этого заключить, что недостатки, нами отчасти указанные, останутся ея всегдашнею принадлежностію, что ея успъхи будуть состоять только во вившнемъ накопленіи фактовъ, и что изъ всёхъ наукъ одна она утратила способность живаго движенія и органическаго развитія?

Приведенныя нами выше слова Кетле о статистик со временем получать приложение и къ нашей наукт. Ей предстоить совершить для міра нравственных явленій тоть же подвить, какой совершень естествовъдыніемъ въ принадлежащей ему области. Открытія натуралистовъ разстяли въковые и вредные предразсудки, затмевавшіе взглядъ человъка на природу: знакомый

<sup>19)</sup> Du système social et des lois, qui le régissent, crp. X.

<sup>20)</sup> Во введеніи къ Философіи Исторіи, стр. 9.

съ ея дъйствительными силами, онъ пересталь приписывать ей несуществующія свойства и не требуеть отъ нея невозможныхъ уступокъ. Уясненіе историческихъ законовъ приведеть къ результатамъ такого же рода. Оно положить конецъ несбыточнымъ теоріямъ и стремленіямъ, нарушающимъ правильный ходъ общественной жизни, ибо обличить ихъ противоръчіе съ въчными цълями, поставленными человъку Провидъніемъ. Исторія сдълается въ высшемъ и общирнъйшемъ смыслъ, чъмъ у древнихъ, наставницею народовъ и отдъльныхъ лицъ и явится намъ не какъ отръзанное отъ насъ прошедшее, но какъ цъльный организмъ жизни, въ которомъ прошедшее, настоящее и будущее находятся въ постоянномъ между собою взаимодъйствии. "Исторія, говорить Американець Эмерсонь, не долго будеть безплодною книгою. Она воплотится въ каждомъ разумномъ и правдивомъ человъкъ. Вы не станете болье исчислять заглавія и каталоги прочитанных вами книгь. а дадите мив почувствовать, какіе періоды пережиты вами. Каждый изъ насъ долженъ обратиться въ полный храмъ славы. Онъ долженъ носить въ себъ допотопный міръ, золотой въкъ, яблоко знанія, походъ Аргонавтовъ, призваніе Авраама, построеніе Храма, начало Христіанства, Средній в'єкъ, Возрожденіе наукъ, Реформацію, открытіе новыхъ земель, возникновеніе новыхъ знаній и новыхъ народовъ. Надобно, однимъ словомъ, чтобы Исторія слилась съ біографією самого читателя, превратилась въ его личное воспоминаніе. Міръ, продолжаеть тоть же писатель, существуеть для нашего воспитанія. Нізть возраста или состоянія общества, ніть образа дійствія въ исторіи, которые не соотвътствовали бы чему-нибудь въ жизни отдъльнаго лица. Каждый фактъ сокращается и уступаеть намъ часть своей сущности. Человъкъ должень понять, что онъ можеть жить всею жизнію Исторіи. Ему следуеть только измънить точку зрънія, съ какой обыкновенно смотрять на минувшее, и отнести къ самому себъ исторію Рима, Авинъ и Лондона, и не забывать, что онъ верховный судъ, передъ которымъ ръшаются тяжбы народовъ. Онъ долженъ достигнуть и устоять на той высоть, гдь раскрывается сокровенный смысль событій, гдв сливаются поэзія и быль. Потребность разума и цвль природы выражаются въ томъ употребленіи, какое мы дізлаемъ изъ самыхъ знаменитыхъ историческихъ разсказовъ. Ръзкія очертанія событій распускаются въ въчномъ свъть времени. Нътъ якорей, канатовъ или оградъ, которые были бы въ состояніи навсегда удержать факть на степени факта. Вавилонъ, Троя, Тиръ, даже первобытный Римъ, уже перешли въ область вымысловъ. Но внутренній смысль и содержаніе этихь явленій живуть во мив, и я нахожу въ себъ самомъ Палестину, Грецію, Италію, духъ всъхъ народовъ и всъхъ въковъ."

Даже въ настоящемъ, далеко несовершенномъ видѣ своемъ, всеобщая Исторія, болѣе чѣмъ всякая другая наука, развиваетъ въ насъ вѣрное чувство дѣйствительности и ту благородную терпимость, безъ которой нѣтъ истинной оцѣнки людей. Она показываетъ различіе, существующее между вѣчными, безусловными началами нравственности и ограниченнымъ пониманіемъ этихъ началъ въ данный періодъ времени. Только такою мѣрою должны мърить дѣла отжившихъ поколѣній. Шиллеръ сказалъ, что смерть есть

великій примиритель. Эти слова могуть быть отнесены къ нашей наукть. При каждомъ историческомъ проступкъ она приводить обстоятельства, смягчающія вину преступника, кто бъ ни быль онъ-цалый народъ или отдальное лице. Да будеть намъ позволено сказать, что тоть не историкъ, кто неспособенъ перенести въ прошедшее живаго чувства любви къ ближнему и узнать брата въ отделенномъ отъ него веками иноплеменнике. Тотъ не историкъ, кто не съумблъ прочесть въ изучаемыхъ имъ летописяхъ и грамотахъ начертанныя въ нихъ яркими буквами истины: въ самыхъ позорныхъ періодахъ жизни человъчества есть искупительныя, видимыя намь на разстояніи стольтій стороны, и на днъ самаго грышнаго предъ судомъ современниковъ сердца таится какое-нибудь одно лучшее и чистое чувство. Такое возэрвніе не можеть служить къ ущербу строгой справедливости приговоровъ, ибо оно требуетъ не оправданій, а объясненій, обращается къ самимъ лицамъ, а не къ подлежащимъ сужденію дівламъ ихъ. Одно изъ главныхъ препятствій, мізнающих в благотворному дізйствію Исторіи на общественное мивніе, заключается въ пренебреженіи, какое историки обыкновенно оказываютъ къ большинству читателей. Они, повидимому, пишутъ только для ученыхъ, какъ будто Исторія можеть допустить такое ограниченіе, какъ будто она по самому существу своему не есть самая популярная изъ всъхъ наукъ, призывающая къ себъ всъхъ и каждаго. Къ счастію, узкія понятія о мнимомъ достоинствъ науки, унижающей себя исканіемъ изящной формы и общедоступнаго изложенія, возникшія въ удушливой атмосфер'в нъмецкихъ ученыхъ кабинетовъ, несвойственны русскому уму, любящему свъть и просторъ. Цеховая, гордая своею исключительностію наука не въ правъ разсчитывать на его сочувствіе. Здісь, разумівется, рівчь идеть не о тіхть достойныхъ всякаго уваженія, но по самому содержанію своему не допускающихъ занимательности, частныхъ изследованіяхъ, безъ которыхъ не могла бы двигаться впередъ наука, хотя она употребляеть ихъ въ дъло только какъ матеріалъ.

Превосходные труды, совершенные въ теченіе текущаго стольтія русскими учеными на поприщъ отечественной исторіи, служать надежною порукою за ихъ успъхи на болъе общирномъ полъ всеобщей Исторіи. Особенныя условія, въ которыя Провидінію угодно было поставить нашу родину, должны оказать могущественное содъйствіе къ осуществленію высказанной нами надежды. Ясный отъ природы и неспутанный вліяніемъ сложнаго, составившагося изъ борьбы враждебныхъ общественныхъ стихій историческаго развитія, умъ русскаго человька приступить безъ заднихъ мыслей къ разбору преданій, съ которыми болье или менье связано личное дыло каждаго Европейца. Я говорю, въ этомъ случав, не о томъ позорномъ и недостойномъ историка безпристрастіи, въ которомъ видно только отсутствіе участія къ предмету разсказа, а о свободномъ отъ всякихъ предубъжденій воззрѣніи на спорные исторические вопросы. Тревоги, взволновавшія до дна Западныя государства, отразились въ понятіяхъ тамошнихъ народовъ и трудахъ историковъ, утратившихъ въру въ идею, замънившихъ ее нечестивымъ поклоненіемъ факту. Скептицизмъ, отличительный признакъ старъющихъ, усталыхъ обществъ, не коснулся насъ. Мы сохранили свъжесть сердца и теплоту пониманія, безъ которыхъ нѣтъ великихъ подвиговъ ни въ сферѣ мысли, ни въ сферѣ дъйствительности. Да не пройдутъ же безплодно досуги, дарованные намъ благимъ Провидѣніемъ. Сорокъ вѣковъ смотрятъ на васъ съ вершинъ пирамидъ, сказалъ въ Египтѣ Наполеонъ своимъ солдатамъ. Мы также юные ратники на ветхой почвѣ исторіи; съ вершинъ прошедшаго на насъ также смотрятъ столѣтія, но смѣемъ думать, что мы прочтемъ въ ихъ очахъ не то, что прочли въ нихъ воины французской республики.

Наука есть прихотливое растеніе. Она зрѣеть не на всякой почвѣ и требуеть тщательнаго ухода за собою. Условія успѣшнаго роста даны ей у насъ Державнымъ Покровителемъ русскаго просвѣщенія. Нужно ли вычислять памятныя всѣмъ намъ великія дѣла, совершенныя на этомъ поприщѣ въ правленіе Императора Николая? Но русскій профессоръ Исторіи не можеть не помянуть съ благоговѣйною признательностію о царственномъ участіи въ судьбахъ его науки, столь величаво выраженномъ въ милостяхъ, оказанныхъ творцу Исторіи Государства Россійскаго и въ дарованныхъ русскому народу памятникахъ его прошедшей жизни.

## О ФИЗІОЛОГИЧЕСКИХЪ ПРИЗНАКАХЪ ЧЕЛОВВЧЕСКИХЪ ПОРОЛЪ

и ихъ отношении къ истории.

(Письмо В. Ф. Эдвардса къ Амедею Тьерри, автору исторіи Галловъ, переведенное и дополненное Т. Н. Грановскимъ 1).

Статья "О физіологическихъ признакахъ человъческихъ породъ и ихъ отношенія къ исторіи" переведена нами съ французскаго. Авторъ этой статън, извъстный натуралисть, В. Ф. Эдвардсъ издаль ее въ 1829 году, въ видъ письма къ Амедею Тьерри, по поводу книги послъдняго объ исторін Галловъ 2). Несмотря на недостатки запутаннаго и не всегда яснаго изложенія, изслідованія Эдвардса обратили на себя общее вниманіе, ибо они показали впервые пользу, какую исторія и этнографія могуть извлечь изъ естественныхъ наукъ вообще и изъ физіологіи въ особенности. Элварисъ доказаль, приложеніемь своихь началь къ частному случаю, что, при різшеніи вопросовъ о происхожденіи и родств'є народовъ, естествов'єдівніе приводить къ темъ же результатамъ, какъ и исторія, съ тою только разницею, что данныя, сообщаемыя первымъ, обыкновенно отличаются большею точностію и опредъленностію. Такимъ образомъ предположенія Ам. Тьерри о раздълени галльскаго племени на двъ великія отрасли нашли полное оправданіе и подтвержденіе въ трудахъ натуралиста. Статья Эдвардса перепечатана въ Запискахъ французскаго Этнологическаго Общества, котораго онъ былъ председателемъ 3). Передавая ее нашимъ читателямъ, мы считаемъ нужнымъ предпослать обзоръ основныхъ положеній Амедея Тьерри, на книгу котораго постоянно ссылается Эдвардсъ въ первой и главной половинъ своихъ изследованій.

По словамъ Цезаря, Галлія раздѣлялась на три части: въ южной, между Гароною и Пиренейскими горами, жили Аквитанцы; въ средней Галлы, называвшіе себя Кельтами; въ сѣверо-восточной, на востокъ отъ Сены и на

<sup>1)</sup> Напечатано въ 1 томъ Маназина Землевъдънія, изд. Н. Фроловымъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Histoire des Gaulois, par Am. Thierry. Первое изданіе вышло въ 1828 году; третье, последнее, въ 1845.

<sup>3)</sup> Mémoires de la société ethnologique. T. I, 1841.

съверъ отъ Марны, Белги 4). Страбонъ подтверждаетъ свидътельство Цезаря, но прибавляетъ, что владънія Белговъ тянулись далъе на съверо-западъ и занимали весь полуостровъ, лежащій между Сеною и Луарою. Аквитанцы болъе походили языкомъ, наружностію и учрежденіями на Иберовъ, чъмъ на своихъ съверныхъ сосъдей. У Галловъ и Белговъ Страбонъ находитъ общія имъ черты лица и внъшніе признаки, которые онъ называетъ галльскими. Но въ языкъ и учрежденіяхъ можно было замътить довольно значительное различіе 5).

Основываясь на свидътельствахъ названныхъ нами писателей, изъ которыхъ одинъ былъ завоеватель Галліи и въ превосходномъ очеркъ изобразилъ ея состояніе предъ переходомъ подъ римское владычество, а другой собраль въ одно цълое и критически повъриль всв прежнія извъстія объ этомъ крат, Ам. Тьерри пришелъ къ следующимъ заключеніямъ. Древнейшее населеніе Галліи принадлежало къ двумъ большимъ породамъ: иберской и галльской. Аквитанцы и Лигуры были Иберы. Порода галльская занимала, кромъ собственной Галліи, острова британскаго архипелага. Она раздёлялась на двё вётви, представлявшія существенныя различія въ языкі, нравахъ и учрежденіяхъ. Первая отрасль поселилась въ Галліи и на островахъ британскихъ, до начала историческихъ временъ: древніе (т. е. Греки и Римляне) считали ее туземною или исконною владычицею той почвы, на которой ее застала исторія, и откуда она перешла въ Испанію, Италію и Иллирію. Въ Испаніи она образовала въ соединеніи съ Иберами новый, смъщанный народъ Кельтиберовъ. Въ Италіи она явилась подъ именемъ Амбра или Омбра (правильнъе Ambra — храбрый, благородный) и сообщила это названіе цілой области, Умбріи. Общее, родовое имя этой отрасли было Галль, у Римлянъ Gallus, у Грековъ Galas и Galates. Греки несправедливо называли иногда Галловъ Кельтами. Это имя, вошедшее теперь въ употребленіе въ наукъ, принадлежало въ дъйствительности только нъсколькимъ племенамъ, въроятно составлявшимъ союзъ и жившимъ, по прямому свидътельству Страбона, къ съверу отъ Нарбоны, на западъ отъ Севенскихъ горъ. Слъдовательно, оно было мъстное и никакъ не должно быть принимаемо въ томъ обширномъ смыслъ, какой давали ему Греки и даютъ новвише писатели.

Представителями второй отрасли, пришедшей въ западную Европу уже во времена историческія, были Армориканцы и Белги въ Галліи и ихъ выселенцы на островахъ британскихъ. Волки (Volcae) севенскіе и жившіе въ Герцинскомъ лѣсу были настоящіе Белги в), равно какъ и тѣ хищныя дружины, которыя за 280 лѣтъ до Р. Х. разграбили Грецію и основали царство галатское въ Малой Азіи. Эта вѣтвь галльскаго племени (принимая

<sup>4)</sup> De bello Gall. I. 1. - 3) Strabo, lib. IV.

<sup>6)</sup> Hist. des Gaulois. T. I. LV. Тьерри приводить следующія названія одного и того же народа: Volcæ, Volgæ, Bolgæ, Belgæ. Заметимъ, что часть Кимвровъ, къ которымъ принадлежало и племя или союзъ племенъ, известный подъ именемъ Белговъ, жила въ глубокой древности у береговъ Азовскаго моря, следовательно на нашей Волгв. Не отъ никъ ли получила река свое названіе?

слово "галльское" въ общириващемъ, объемлющемъ объ отрасли значеніи) распространена была по всему пространству восточной Европы до прибытія Германцевъ. Ее можно прослъдить отъ Азовскаго и Чернаго морей до Ютландскаго полуострова. Арморика было названіе мъстное (аг—надъ, тистморе); Белгами назывались жившія въ съверо-восточной Галліи и составлявшія воинственный союзъ племена; общее имя всей вътви было Кимвры, Кимры или Киммеріяне. Кимры занимали съверныя и западныя части Галліи, восточныя и южныя Британіи; застигнутые ихъ двоякимъ нашествіемъ (въ 6 и 4 стольтіяхъ до Р. Х.), Галлы удержали за собою южныя и восточныя области въ Галліи, съверныя и западныя на островахъ британскихъ. (Histoire des Gaulois. Paris. 1844. Т. І. Введеніе, стр. ХСІІІ).

Господствовавшее прежде мнѣніе о германскомъ происхожденіи Кимвровъ, или Кимровъ, не имѣетъ болѣе мѣста въ наукѣ. Оно равно опровергается историческими и филологическими свидѣтельствами. Всѣ новѣйшіе изслѣдователи приняли, съ большими или меньшими измѣненіями въ частностяхъ, основныя положенія Ам. Тьерри. Нибуръ пришелъ собственнымъ путемъ къ сходнымъ результатамъ, но сохранилъ названіе Кельтовъ, какъ общее обѣниъ отраслямъ: галльской и кимрской 7). Изъ изданныхъ въ 1851 году чтеній Нибура о географіи и этнографіи древняго міра 8) видно, впрочемъ, что великій историкъ не допускалъ между языками Галловъ и Кимровъ того тѣснаго родства, которое теперь не подлежитъ никакому сомнѣнію.

Потомство Кимровъ упълъло въ французской Бретани и въ княжествъ Валлисскомъ. Галлы живуть до сихъ поръ въ Ирландіи и въ сѣверной Шотландін. Но нравы и языки техть и других съ каждымъ годомъ все болве и болве уступають мъсто нравамъ и языкамъ господствующихъ народовъ. Въ скоромъ времени на европейской почвъ не останется болъе живыхъ признаковъ породы, которую мы привыкли называть кельтическою. Нъсколько десятильтій тому назадъ, въ Корнваллись умерла послъдняя старуха, говорившая народнымъ наръчіемъ. Въ Бретани, по словамъ Ромье, бывшаго тамъ подпрефектомъ, французскій языкъ такъ быстро подвигается впередъ, что можно опредълить число миль, отнятыхъ имъ въ данный срокъ у туземнаго языка. Коль зам'ьтиль такое же явленіе въ с'вверной Шотландіи. Прибавимъ къ этимъ даннымъ, заставляющимъ предполагать скорое прекращеніе кельтической породы, постоянно возрастающее и неудержимое переселеніе Ирландцевъ въ Америку, гдв они обыкновенно уже во второмъ покольній теряють отличительные признаки своего племени. Въ настоящее время въ Европъ остается не болье 4,500,000 человъкъ, говорящихъ кельтическими нарвчіями 9).

Отмівченныя пифрами примівчанія принадлежать Русскому переводчику и должны служить историческимь комментаріемь къ изслівдованіямь Эдвардса.

<sup>7)</sup> Römische Geschichte. T. II, crp. 575-95.

<sup>8)</sup> Vorträge über alte Länder- und Völkerkunde, crp. 631.

<sup>9)</sup> Kriekg, die Völker-Stämme und ihre Zweige nach den neuesten Ergebnissen der Ethnographie. Crp. 26.

Въ путешествіи, мною совершенномъ, я имѣлъ возможность сдълать нъсколько наблюденій, которыя могуть быть занимательными для Васъ. Я объёхаль большую часть странь, имеющихь отношение къ изданной Вами исторіи, и старался пов'єрить указанныя Вами различія между галльскими племенами. Предлагаю Вамъ теперь результаты моихъ изследований и ивсколько зам'вчаній, касающихся другихъ историческихъ вопросовъ. Моя попытка подкръпить или опровергнуть то, что Вы вывели изъ историческихъ памятниковъ, посредствомъ наблюденія надъ настоящимъ состояніемъ народовъ, можетъ показаться странною. Кто бы ни были древніе Галлы, на какія бы вътви они ни дълились, что общаго между ними и племенами, которыя занимають нынь почву, нъкогда имъ принадлежавшую? Какое дъло исторіи до физіологія? Какой св'єть можеть первая заимствовать отъ последней? У меня давно родилась мысль, которую, вероятно, разделяють многіе другіе, что физіологія можеть служить большимъ пособіемъ для исторіи, и что онъ такъ долго чуждались одна другой потому только, что ихъ отношенія не были изслідованы. Правда, что способъ изученія, который до нашего времени прилагался къ этимъ объимъ наукамъ, не могъ ихъ сблизить между собою и озарить одну светомъ другой. Вашъ брать продожиль дорогу въ исторіи. Онъ указаль на составныя части (англійскаго) народа <sup>10</sup>) и внимательно проследиль ихъ судьбы. Вы пошли по его следамъ, но такъ какъ Вамъ предстояло болъе общирное поприще и болъе сложная задача. Вы должны были прибъгнуть ко всъмъ критическимъ методамъ. Такимъ образомъ Вамъ удалось различить въ путаницъ временъ и писателей многія великія вътви того племени, котораго исторію Вы пишете. Приметы, посредствомъ которыхъ Вы ихъ отличаете, ваяты Вами изъ Вашей науки. Вы, следовательно, признаете историческія породы, которыя могли существовать независимо отъ породъ, допускаемыхъ естествовъдъніемъ. Не стану отрицать у Васъ этого права, потому что у всякой науки есть свои правила; но, следуя этимъ правиламъ, Вы пришли, кажется, къ тому же результату, котораго можно достигнуть посредствомъ другой науки. Посмотримъ теперь, при помощи какихъ заимствованныхъ изъ естествовъдънія данныхъ намъ можно будеть сойтись. Изученіе человъка вошло недавно въ науку. Странно, что отдълъ, для насъ наиболье занимательный, до сихъ поръ наименъе обращалъ на себя вниманія. Эта вътвь нашихъ знаній такъ нова, что основатель ея еще живъ. Знаменитый Блуменбахъ признаетъ въ человъчествъ пять породъ, подъ которыя, по его митьнію, можно подвести вст народы. Положивъ эти первыя основы, онъ оказалъ великую услугу. Но какой свътъ могли пролить на исторію эти немногія группы? Онъ соотвътствуютъ приблизительно великимъ раздъленіямъ земнаго шара, и каждая изъ нихъ содержить въ себъ и соединяетъ слишкомъ много народовъ. Такое раздъленіе рода человъческаго на огромныя группы могло принести нъкоторую, хотя ограниченную, пользу историку. Въ недавнемъ времени два натуралиста, гг. Демуленъ (Desmoulins) и Бори де

<sup>10)</sup> Въ знаменитомъ твореніи своемъ "Завоеваніе Англіи Норманами".

С. Венсанъ 11), значительно увеличили число этихъ группъ. Вы безъ сомнънія не будете осуждать ихъ, если указанныя ими примъты достаточно опредъляють различіе народовь между собою, и согласитесь, что чемь болъе раздъленій, тъмъ лучше для исторіи. Предоставьте натуралистамъ спорить о названіяхъ родовъ, видовъ, видомажьненій или породъ и объ ихъ классификацін. Вамъ нужно знать только, носять ли на себѣ группы, составляющія родъ человіческій, отличительные физическіе признаки, и до кавой степени разделенія, утвержденныя исторією, согласны съ естественными. Вопросъ, какъ видите, очень сложный. Для Васъ недостаточно существованіе такихъ группъ; надобно доказать, что онъ всегда, или по крайней мъръ во времена историческія, существовали въ одномъ и томъ же видъ. Если бы послъднее было доказано, то можно было бы черпать изъ этого источника сведения о родстве племень и восходить къ ихъ началу, несмотря на примъси, входящія въ составъ народовъ. Таковъ вопросъ, взятый съ его общей стороны и уже изследованный г. Демуленомъ. Но предметь этоть, по новизнъ своей, нуждается въ повъркъ, и я объясню Вамъ причины, заставляющія меня думать, что древніе народы могуть быть узнаны въ новыхъ. Мит необходимо прежде всего высказать мое митије, потомъ уже я перейду къ наблюденіямъ, занимательнымъ для Васъ въ частности и касающимся другихъ историческихъ вопросовъ. Не скрою отъ Васъ трудностей: ихъ очень много. Положимъ, что у всякаго народа есть особенныя, ему исключительно принадлежащія, физическія примъты. Трудно однако допустить постоянное существование этихъ примътъ чрезъ длянный рядъ въковъ, въ теченіи которыхъ самый народъ подвергается многочисленнымъ вліяніямъ, изъ которыхъ каждое способно изм'внить совершенно его физіономію. Таковы, по общему мивнію, двиствіе климата на переселенцевъ, успъхи или упадокъ образованности и смъшеніе многихъ породъ. Но, кромъ этихъ причинъ измѣненія, сколько народовъ было истреблено, сколько другихъ вытъснено съ родной почвы. Какое впечатлъніе выносимъ мы изъ чтенія исторіи, когда сравниваемъ древнія времена съ новыми? что общаго между ними? Даже имена народовъ, нъкогда славныхъ, исчезли за много въковъ до насъ; страны, ими заселенныя, приняли совсъмъ иной видъ; прежній языкъ уступиль місто другому; только случайно упівлівния развалины вызывають въ насъ воспоминание о древнихъ жителяхъ. Народъ перестаетъ существовать въ исторіи, утративъ свою независимость и политическую самостоятельность. Можно подумать, что въ политическихъ переворотахъ, такъ же какъ въ переворотахъ земнаго шара, исчезають цёлыя породы. Но новая, въ наше время возникшая, отрасль человъческихъ знаній отрицаеть эти ложные выводы. Болье основательное, сравнительное изученіе языковъ открываеть часто въ нынѣшнихъ языкахъ остатки древнихъ наръчій, изъ которыхъ они сложились, и на основаніи такихъ признаковъ показываетъ непрерывавшуюся, хотя до сихъ поръ незамвченную, связь между древними и настоящими обитателями.

<sup>11)</sup> Бори де С. Венсанъ принимаетъ 15 породъ; Демуленъ 16.

Но если древнія формы сохраняются въ новъйшихъ языкахъ и обличають ихъ происхожденіе, то можно ли допустить большую измѣнчивость въ формахъ нашего тѣла? Неужели черты нашихъ предковъ совершенно сгладились у насъ? Ужели климать измѣниль ихъ до того, что нельзя болѣе узнать первоначальнаго типа? или виною этого явленія было смѣшеніе породъ? Въ какой степени образованность облагороживаетъ, упадокъ ея искажаетъ народныя черты? Можно ли допустить, что цѣлые народы были истреблены, или вытѣснены изъ родины? Вопросы эти надобно разобрать, по очереди переходя къ наблюденіямъ, составляющимъ содержаніе моего письма. Необходимо прежде всего доказать возможность этихъ наблюденій. Можетъ быть, доводы, убѣдившіе меня, послужатъ и къ вашему убѣжденію.

Мы посмотримь на предложенные нами вопросы съ точки зрѣнія, съ которой на нихъ до сихъ поръ едва ли смотрѣли. При оцѣнкѣ вліянія климата на формы тѣла, ихъ величину и другіе физическіе признаки, мы будемъ принимать въ соображеніе не недѣлимыя, а цѣлыя массы. Намъ нужно знать постоянный образъ дѣйствія природы, но нѣтъ дѣла до того, что она производить въ необыкновенныхъ случаяхъ. Изслѣдованія наши не должны, впрочемъ, выходить изъ опредѣленнаго времени, потому что рѣчь идетъ о приложеніи законовъ природы къ исторіи. Чтобы познакомиться съ общими направленіями природы, ее слѣдуеть изучать въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Мы покажемъ теперь дѣйствіе климата на живыя существа, которыя наиболѣе отличаются отъ человѣка и наиболѣе подвержены измѣненіямъ.

Мы принимаемъ вліяніе климата въ смысль, въ какомъ это выраженіе часто употребляется, и разумъемъ подъ нимъ соединеніе многихъ единовременно и сильно дъйствующихъ причинъ. Эта уступка, сдъланная нами обычаю, быть можетъ, оправдается въ послъдствіи.

Пересаженныя растенія покрываются пипами и волосками или теряють ихъ; листья ихъ разрізываются; на цвітахъ изміняются краски; число лепестковь увеличивается; плоды получають другой вкусъ; рость изміняется сообразно съ свойствами ихъ новой родины. Нікоторыя растенія теряють даже извістныя черты ихъ рода и семейства, такъ наприміръ цвіты становятся полными, или махровыми.

Они могуть, слѣдовательно, глубоко измѣняться, но почти всегда сохраняютъ какія-нибудь изъ первоначальныхъ примѣтъ своихъ, напоминающія ихъ происхожденіе. Допустивъ даже небывалый, впрочемъ, фактъ совершеннаго перерожденія нѣкоторыхъ растеній, большая часть при перемѣнѣ климата остаются тѣми же, какими были до пересадки, и самый неопытный глазъ легко узнаеть ихъ.

Призывая свидътельство растеній въ пользу климатическихъ вліяній, мы допускаемъ самое сильное изъ возможныхъ доказательствъ; но въ то же время открываемъ, до какой степени ограничено это вліяніе, простирающееся только на самую малую часть растеній. Сколько есть такихъ, которыя, по перенесеніи ихъ въ отдаленную отъ родины землю, болъютъ и умираютъ, сохраняя въ чистотъ свои формы. Отсюда видно, что есть силы,

съ такимъ напряжениемъ поддерживающия первоначальный типъ, что онъ гибнетъ, но не поддается перемънамъ, которыя стремятся произвести въ немъ внъшние дъятели.

Приводя такіе, основанные на моихъ собственныхъ наблюденіяхъ факты, я считаю долгомъ сослаться на мнѣнія другихъ, заслуживающихъ полное довѣріе, ученыхъ. Я подвергалъ эти факты суду извѣстныхъ ботаниковъ, изъ которыхъ многіе соединяютъ общирныя свѣдѣнія въ наукѣ съ личною, посредствомъ путешествій пріобрѣтенною опытностію. Гг. Дефонтенъ, Декандоль, Мирбель, Бори де С. Венсанъ, Тюрпень согласны со мною.

Переходя отъ растеній къ животнымъ, мы должны замѣтить, что человѣкъ въ состояніи слѣдить за переходомъ только тѣхъ животныхъ, которыхъ онъ переводитъ съ собою. Посмотримъ прежде то, что намъ положительно извѣстно о ручныхъ, или домашнихъ животныхъ. Здѣсь надобно строго отдѣлить дѣйствія климата отъ смѣшенія породъ и другихъ стороннихъ причинъ.

Самая рѣзкая перемѣна обнаруживается въ большей или меньшей густотѣ мѣха, который также становится мягче или жестче и мѣняетъ цвѣтъ по степени тепла или холода. Животныя тучнѣютъ или худѣютъ; ихъ дѣти (по переселеніи) нерѣдко отличаются отъ нихъ ростомъ: но развѣ формы ихъ тѣла и отношеніе членовъ измѣняются? Случайныя перемѣны такого рода происходятъ обыкновенно отъ увеличенія и убавленія жира или соковъ, наполняющихъ клѣтчатку. Костякъ остается тотъ же и измѣняется только въ рѣдкихъ случаяхъ, иногда отъ болѣзней.

Всявдствіе вськъ этихъ изміненій, животное отступаеть отъ своего первообраза не далье, чъмъ человъкъ, когда онъ становится плышивъ, смуглъ или бледень, дородень или худь. Характеристическія черты, по которымь его можно узнать, сохраняются почти всегда. Что касается до переселяющихся животныхъ, то они мало подвергаются действіямъ климата, ибо ищуть возможно ровной температуры. — Находя видоизмененія породъ въ различныхъ климатахъ, мы приписываемъ это явленіе климату, но въ одной и той же странв, подъ однимъ и темъ же небомъ, встречаются часто многочисленныя видоизм'вненія одной породы. Есть, слівдовательно, другія причины, которыхъ нельзя отнести къ климату, докол'в опыть не докажеть намъ противнаго. Кромъ того, сколько породъ общихъ многимъ странамъ, и которыхъ особи вездъ похожи другь на друга. Очевидно, что онъ могутъ мънять климать, не мъняя формы. Не нужно доказывать, что генеалогія собаки, составленная Бюффономъ, совершенно произвольная. Она пользовалась довъріемъ прежде, но наше время требуеть доказательствъ болъе строгихъ. Г. Демуленъ замътилъ, впрочемъ, что Бюффонъ самъ разрушилъ свою гипотезу, произведя въ последстви помесь отъ лисицы и волка.

Воть все, что я могь сказать вамъ положительнаго въ то время, когда занимался этою частію моего предмета. Мнв казалось, что я достигь до удовлетворительнаго результата, но такъ какъ путешественники не обращали на этоть отдъль должнаго вниманія, то у доводовъ моихъ не было тъхъ яркихъ признаковъ истины, которые тотчасъ сообщаютъ полное убъжденіе.

Я присутствоваль недавно въ Академін Наукъ при чтеніи записки доктора Руленя (Roulin) объ измѣненіяхъ, которымъ подвергались домашнія животныя, переведенныя со стараго материка на новый. Авторъ только что возвратился изъ Америки, гдѣ онъ провелъ шесть лѣтъ. Я зналъ, что онъ, по знаніямъ своимъ и наблюдательности, былъ въ состояніи рѣшить вопросъ. Мнѣ предстояло выслушать приговоръ надъ выводами, извлеченными мною изъ данныхъ, быть можетъ, неполныхъ, и потому Вы можете судить о живомъ участіи, съ какимъ я слѣдилъ за чтеніемъ г. Руленя. Мнѣнія мои были вполнѣ подтверждены. Животныя, перенесенныя въ Америку, испытали только тѣ незначительныя перемѣны, о которыхъ я упомянулъ выше, по поводу дѣйствій климата.

Сказанное нами о животных прилагается еще въ большей степени къ человъку. Переходя съ юга на съверъ, онъ находить въ своей изобрътательности безчисленныя средства противъ стужи. Можно сказать, что онъ носить съ собою свой климать. Въ лапонской хижинъ такъ же жарко, какъ въ Сиріи; если бы человъкъ могъ такъ же освъжать, какъ онъ нагръваетъ атмосферу, перемъна климата не дъйствовала бы на него вовсе, но условія его жизни были бы въ такомъ случать искусственныя. Зато страсти, неразлучныя съ человъкомъ, часто возвращаютъ его природт и разрушаютъ соображенія его разума; къ тому же механическія искусства еще не сдълались удтомъ вступенных плохо снабжена средствами, защищающими отъ вредныхъ вліяній погоды. Надобно, однако, замътить, что, при вступенняхъ общественнаго развитія, человъкъ лучше всякаго животнаго выноситъ перемъну климата, хотя дъйствія этой причины отзываются и на немъ.

Повърить наши замъчанія не трудно, ибо фактовъ сюда относящихся много, хотя мы охотнъе прибъгаемъ къ воображенію, чъмъ къ дъйствительности. Возьмемъ на удачу нъсколько примъровъ.

Почти отъ каждаго европейскаго народа отделились части, которыя за нъсколько въковъ до насъ поселились въ другихъ странахъ свъта. Многія изь этихь колоній заняли острова, гді кь нимь не могли присоединиться стороннія приміси, и потому онів дають намь полную возможность судить о дъйствін климата. Правда, что европейская кровь соединялась болъе или менъе съ кровью негровъ-невольниковъ, но изъ этого смъщенія образовалась особенная каста, носящая на себъ явные признаки своего происхожденія, и которую никакъ нельзя отнести къ бѣлой породѣ. Бѣлый человъкъ давно живетъ у экватора, въ той крайней температуръ, которая дъйствуетъ на него сильнъй всякой другой; но что же вышло? Англія, Франція, Испанія могуть досель узнать дьтей своихъ. Лица загорыли и стали смуглъе, наклонность къ чувственнымъ наслажденіямъ и физическая лънь усилилась, но черты не измънились. Порода не выродилась, и англійскій, французскій или испанскій переселенець сохраняеть отличительные признаки своихъ праотцевъ. Еслибъ даже кому - нибудь, при помощи особенно тонкой наблюдательности, и удалось подметить отличительныя черты

колониста, то оттънки, имъ замъченные, должны быть до такой степени неуловимы для большинства, что ихъ нельзя принимать къ соображенію въ вопросъ, насъ занимающемъ.

Повторенныя наблюденія такого рода произвели на меня глубокое впечатльніе и убъдили меня, что народы одного происхожденія могуть въ разныхъ полосахъ земли и въ продолженіе многихъ въковъ сохранять общій имъ первоначальный типъ. Съ другой стороны истина эта не совсемъ очевидна, потому что у каждаго народа могуть существовать несколько недостаточно опредъленныхъ типовъ. Сравненіе становится въ такихъ случаяхъ весьма трудно. Обращая большее вниманіе на оттънки, которыми различалотся между собою эти типы, чъмъ на общія имъ формы и пропорція, можно даже вывести заключение совершенно противоположное нашему. Я приведу примівръ, послів котораго не останется никакихъ сомнівній. Еврейскій народъ разсівнь по цілой Европі, черты его такъ різко опреділены и такъ всемъ известны, что въ нихъ трудно ошибиться. Евреевъ можно считать за колонистовь одной породы, поселившихся въ разныхъ странахъ. Въ продолжение нъсколькихъ въковъ они составляютъ часть населенія этихъ странъ. Тамъ, гдъ правительство не оказывало имъ особенныхъ благодъяній, оно по крайней мъръ не мъшало имъ жить на одной почвъ, дышать однимъ воздухомъ и гръться на одномъ солнив съ остальными своими подданными; они сохраняють свою религію, нравы, обычаи, почти никогда не вступають въ родственныя связи съ народами, среди которыхъ разселены, и потому трудно найти условія болье благопріятныя для оцынки дыйствій климата. Оказывается, что климать не стерь съ нихъ особенностей, ихъ отличающихъ: они вездъ похожи другь на друга. Еврей англійскій, французскій, нъмецкій, италіянскій, испанскій, португальскій остается Евреемъ, при нъкоторыхъ мелкихъ частныхъ оттънкахъ, т. е. у него постоянно сохраняются ть же характеристическія формы и пропорціи, изъ которыхъ слагается національный типъ. Такимъ образомъ Евреи, живущіе на разныхъ концахъ Европы, представляють болье сходства между собою, чымь съ другими народами, и не смотря на продолжительное дъйствіе свое, климать изм'внилъ въ нихъ только цвътъ лица, выражение и можетъ быть еще что-нибудь, столь же мало существенное. Произведенія италіянской живописи XVI въка, которыхъ предметы взяты изъ библейской исторіи, показывають, что тогдашніе Евреи ни мало не отличались отъ нынівшнихъ. Въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія заслуживаеть Леонардо да Винчи, который уміть соединять съ выраженіемъ отдільныхъ лицъ общій національный характеръ. Остается рашить важный вопросъ о томъ, каковъ былъ первоначальный типъ еврейскаго народа, когда у нихъ еще была родина, и они не разсъялись по лицу земли. Тогда можно будеть опънить дъйствіе климата въ теченіи 17 въковъ, періода, составляющаго половину исторической жизни человъчества. Можно бы конечно довольствоваться и не столь значительнымъ отдъломъ времени; но если Вы возвысите Ваши требованія и захотите знать черты еврейскаго народа въ древнъйшую эпоху, т. е. за три тысячи лътъ до насъ, то у меня найдется готовый отвътъ.

Позвольте мив разсказать Вамъ теперь, по какому случаю я самъ пришель къ такому выводу. Я не надолго удалюсь отъ моего предмета. Читая сочиненіе доктора Причарда объ естественной исторіи человіка, я нашель, что авторь защищаеть странное положеніе, что люди были первоначально черны и что они бълъють по мъръ успъховъ образованности. Книга г. Причарда очень любопытна и написана съ замъчательнымъ талантомъ. Въ ней показано, какъ цвътъ лица измъняется у жителей одной и той же страны, переходя отъ смуглаго нязшихъ сословій къ світлому, составляющему принадлежность богатаго и знатнаго класса. Факты, какъ видите, согласны съ предположеніемъ доктора Причарда; но съ другой стороны ихъ можно отнести къ другимъ явленіямъ, встрѣчающимся у народовъ, которыхъ исторія намъ вполив извістна. Между различными, на одной почвів живущими народами существуеть постепенность могущества и образованія: черные повинуются желтымъ, и тъ и другіе подчинены, хотя не въ равной степени, бълому человъку. Изъ смъщенія этихъ породъ происходять средніе оттынки, занимающіе въ обществы положенія среднія между ихъ родителями.

Въ числъ фактовъ, приведенныхъ докторомъ Причардомъ, одинъ особенно обратилъ на себя мое вниманіе. Авторъ ссылается на греческаго писателя, который говорить прямо, что Египтяне отличаются чернымъ цвътомъ кожн и курчавыми волосами (1). Мить случилось быть въ то время въ Лондонъ, гдъ я встрътилъ доктора Ходжкина, молодаго, весьма ученаго врача, нынъ профессора патологической анатоміи, и доктора Нокса, глубокаго знатока сравнительной анатоміи, который во время своего пребыванія въ Африкъ занимался изученіемъ черныхъ племенъ. Разсказавъ имъ о свидътельствъ греческаго писателя, я предложилъ повърить это свидътельство не посредствомъ самаго текста, а при пособіи доступнаго намъ памятника, т. е. гробницы египетскаго царя, тогда бывшей въ Лондонъ, и которую Вы, въроятно, видъли въ Парижъ. Вамъ извъстно, следовательно, что на этой гробницъ находятся сдъланныя во весь рость фигуры людей, изъ которыхъ большая часть должна принадлежать простому народу; цвъть ихъ лица правда смуглый, но они не черны, и у нихъ нъть курчавыхъ волосъ, какъ у Негровъ. Послъдніе признаки видны только у небольшаго числа отдельных фигурь, очевидно представляющих ееіопских Негровь. Въ сторонъ находятся двъ другія небольшія группы иноплеменниковь; вь одной изъ нихъ мы тотчасъ узнали Евреевъ. Наканунъ я встрътилъ нъсколько Жидовъ, гулявшихъ по лондонскимъ улицамъ. Мнв показалось, что я вижу ихъ портреты.

Полагаю, что соединенныхъ свидътельствъ гг. Ходжкина, Нокса и моего будеть для Васъ довольно. Я не искалъ другихъ доказательствъ, но, читая путешествіе въ Египетъ Бельпони (Belzoni), нашелъ при описаніи вышеупомянутой гробницы слъдующія мъста: "въ концѣ этого шествія можно отличить людей, принадлежащихъ къ тремъ народамъ, непохожихъ на остальныя лица. Эти изображенія очевидно представляють Евреевъ, Евіоплянъ и Персовъ" (Путешествіе въ Египеть и Нубію, Т. І, стр. 389).

Далье сказано: "можно узнать Персовъ, Евреевъ и Евіопійцевъ; первыхъ по одеждь, въ которой они вездъ являются на картинахъ, изображающихъ ихъ войны съ Египтянами; Евреевъ по физіономіи и цвъту лица; Евіоплянъ по цвъту кожи и наряду" (Ibid, 390).

Воть, следовательно, целый народь, сохраняющій свой первоначальный обликь въ продолженіе длиннаго ряда вековь, занимающихь почти все пространство историческаго періода. Въ первой половине этого періода Евреи испытади неслыханныя бедствія; во второй, они были разсеяны по всемь климатамь, были гонимы, преданы поруганію и позору, образовали изь себя касту паріевь, отверженцевь рода человеческаго. Нельзя придумать соединенія обстоятельствь, боле способныхь глубоко изменить физическую организацію народа. Итакъ природа человека, торжествующая надътакими вліяніями, одарена значительною силою сопротивленія! Этоть великій примерь можеть быть принять за весьма точный опыть, сделанный сы целюю опредёлить действіе различныхъ климатовь на формы и пропорціи человеческаго тела въ теченіе историческихъ вековъ (2).

Мы не зайдемъ, впрочемъ, слишкомъ далеко въ заключеніяхъ нашихъ. Можетъ быть, не всё народы одарены одинаковою способностью сопротивленія внёшнимъ вліяніямъ. Но допустивъ, что они не всегда съ равнымъ постоянствомъ удерживаютъ типъ свой, мы должны однако признать, что природа стремится къ такому постоянству, и что если-бы не было другихъ причинъ измёненія, кромѣ климата, то большая часть народовъ долго хранила-бы характеристическія черты своихъ предковъ.

Что значить климать въ сравнении съ смъщениемъ породъ? Всъ племена, которыхъ исторія намъ изв'єстна, бол'є или мен'є испытали такія см'єшенія. Эта причина тімь сильніве, что она дівствуєть на внутреннюю организацію и потому условливаеть первоначальное образованіе существъ и должна повидимому навсегда опредълять ихъ формы. Если-бы эта причина дъйствовала безпрепятственно, она, можеть быть, уничтожила-бы вст различія, но ей поставлены предълы, изъ которыхъ многіе очевидны. Достаточно назвать ихъ: различія касть и сословій, которыхъ происхожденіе часто восходить до различія породь, образують грани, защищаемыя строгостію законовь, могуществомь преданій и, кром'в редких в исключеній, неприступныя для большинства. Такія искусственныя разграниченія не переставали существовать у нъкоторыхъ народовъ со дня ихъ выступленія на сцену міра; но такъ какъ созданныя человіжомъ учрежденія рано или поздно уступають действію времени, и означенныя нами выше раздёленія подчинены общему закону перемъны, то намъ должно составить себъ понятіе о такомъ порядкъ вещей, гдъ стремленіямъ природы не противопоставлено никакихъ историческихъ преградъ. Изъ этого изследованія мы выведемъ для себя путеводныя начала, зависящія оть числительнаго отношенія приходящихъ вь соприкосновеніе породъ и отъ ихъ распредѣленія на общей имъ почвѣ.

Начнемъ съ количественныхъ отношеній, предполагая, что ничто не препятствуетъ смѣшенію крови. Здѣсь мы можемъ опредѣлительно сказать, какъ дѣйствуетъ природа въ тѣхъ случаяхъ, когда несоразмѣрность чиселъ очень велика: типъ меньшинства можетъ исчезнуть совершенно. Воть при какихъ условіяхъ и чрезь сколько покольній обнаруживается этоть факть. Домашнее животное соединяется съ другимъ, принадлежащимъ къ другой породъ; помъсь, отъ нихъ происшедшая, соединяется потомъ въ свою очередь съ животнымъ одной изъ чистыхъ породъ, которымъ оно обязано своимъ существованіемъ; новый приплодъ будеть ближе къ чистой породів, чемъ къ помеси. Опыты такого рода новторяются до техъ поръ, когда въ последнемъ рождени не возстановится совершенно типъ того изъ родоначальниковъ, который соединился съ помъсями. Это случается обыкновенно въ четвертомъ покольніи, иногда впрочемъ ранье или позже. Г. Жиру де Бюзаренгъ (Girou de Buzareingues) сообщилъ мив, что бываютъ случан, въ которыхъ подобный результать достигается только при тринадцатомъ рожденіи и даже позже. Такіе факты р'єдки, и какъ ни важны они для науки, мы не должны однако на нихъ останавливаться, ибо ищемъ правила, а не исключеній. Къ тому же у насъ есть положительныя данныя, доказывающія владычество этого закона и надъ человъческими породами. Признаки Негра или бълаго стираются въ четвертомъ или пятомъ поколъніи, при тъхъ условіяхъ, на которыя мы указали, говоря о домашнихъ животныхъ вообще. Отсюда не трудно повидимому вывести заключеніе, противор'вчащее тому, что было сказано нами о возможности открыть въ новыхъ народахъ черты другихъ, уже не существующихъ, но родственныхъ имъ народовъ. -- Конечно нельзя отыскать всёхъ мелкихъ элементовъ, изъ которыхъ слагается племенной типъ, но когда дъло идетъ о большихъ массахъ, вы увидите. что предлагаемый нами методъ значительно облегчаеть изследование. Положимъ однако, что, при помощи преградъ, дълающихъ невозможнымъ всякое смешение, отдельные типы сохраняются въ чистоте своей. Ясно, что въ такомъ случав меньшинство никакъ не можетъ изъяснить формы большаго числа. Это начало весьма важное, и намъ придется часто прилагать его къ дълу. Возьмемъ теперь другой крайній случай. Положимъ, что объ породы, имъющія соединиться, равны числомъ. Какія условія необходимы для того, чтобы онъ слились подъ одинъ общій типъ? Надобно, чтобы каждое отдъльное лицо одной породы вступило въ кровную связь съ лицомъ другой. Надобно, чтобы каждое недълимое приняло дъятельное участіе въ сліяніи породъ, потому что легкіе оттынки не измыняють типа.

Условія эти необходимы, но вы согласитесь, что ихъ выполнить не легко. Мы не говоримъ о совершенной невозможности такого численнаго равенства, потому что безусловное отрицаніе, или утвержденіе рѣдко можеть быть позволено. Однако, допустивъ возможность равныхъ чисель съ обѣихъ сторонъ, мы все-таки не получимъ никакого права разсчитывать на подобный случай въ дѣйствительности. Можно-ли предположить попарное соединеніе всѣхъ лицъ, принадлежащихъ обѣимъ породамъ? Такое смѣшеніе породъ не можетъ быть слѣдствіемъ произвола, свободнаго выбора со стороны участниковъ, а развѣ необходимости? Но какъ допустить этого рода необходимость безъ особенныхъ, исключительныхъ, едва-ли встрѣчающихся въ исторіи обстоятельствъ? Тѣмъ не менѣе мы разсмотримъ результаты, которые должны

были-бы развиться изъ этихъ обстоятельствъ. Прим'єръ нашъ будеть заимствованъ изъ царства животныхъ.

Вамъ изв'єстно, что челов'єкъ совокупляеть разные роды животныхъ по своему произволу, и что ном'єсь, происходящая отъ такихъ совокупленій, носить на себ'є н'єкоторые изъ отличительныхъ признаковъ отца и матери. Такъ образуется новый, хотя средній, и потому самому опред'єленный типъ. Представляя отд'єльныя черты сходства съ своими родителями, пом'єсь является ч'ємъ-то совершенно отличнымъ отъ нихъ обоихъ.

Факты эти извъстны всъмъ; мы не знаемъ другихъ, принадлежащихъ къ тому же разряду. Однако есть и такіе, которые обличаютъ иное, для насъ особенно важное, стремленіе природы. Женевскій аптекарь г. Коладонъ (Coladon) развелъ у себя, для опытовъ надъ смѣшеніемъ породъ и уясненія нашихъ понятій объ этомъ предметѣ, значительное число бѣлыхъ и сѣрыхъ мышей. Изучая ихъ нравы, онъ нашелъ способъ ихъ совокуплятъ. Тогда онъ началъ длинный рядъ опытовъ, соединяя постоянно бѣлую мышь съ сѣрою. Вы вѣроятно ожидаете въ результатѣ помѣсей. Ничуть не бывало. Мышенки рождались бѣлыми или сѣрыми, со всѣми признаками чистой породы. Метисовъ не было вовсе; не было ничего пестраго или средняго между обѣими породами. Типъ той или другой возстановлялся совершенно. Случай этотъ, правда, чрезвычайный; но и тотъ, который мы привели выше, не принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ. Слѣдовательно обоимъ есть чѣсто въ природѣ; ни тоть ни другой не владычествуютъ исключительно.

Наблюдая отношенія, существующія между породами, мы приходимъ къ следующимъ заключеніямъ. Когда соединяются породы различныя, не принадлежащія къ одному виду, наприм'єръ, осель и лошадь, собака и волкъ или лисица, ихъ произведеніемъ всегда бываеть ублюдокъ. Напротивъ, если породы сходны между собою, то онъ при совокупленіи могуть воспроизводить въ чистотъ первоначальный типъ которой нибудь изъ двухъ. Воть основныя начала, которыхъ приложение плодотворно для науки. Тъмъ не менъе мы воздержимся отъ такихъ приложеній, пока не докажемъ, что подобное направленіе существуєть также въ природ' челов' ка. Предварительно мы еще займемся этимъ вопросомъ по отношенію его къ животнымъ. Миъ не нужно искать доказательствъ для приведенныхъ мною явленій. Они достоверны, и мы должны признать ихъ, несмотря на наружное противоречіе. Природа иногда смъщиваетъ, иногда ръзко отдъляетъ типы. Въ этомъ нътъ ничего противоръчащаго ея обыкновенному ходу. Ея силы то дъйствують за одно, то находятся въ борьбъ между собою; она производить, хранить и разрушаеть.

Но намъ не слъдуетъ ограничиться такими общностями. Вглядываясь ближе въ явленія, мы найдемъ величайшее единство тамъ, гдъ съ перваго взгляда замътили наиболье противоположностей. При смъшеніи отдаленныхъ породъ, ублюдокъ носитъ на себъ типъ, отличный отъ матери, не смотря на нъкоторое сходство. Когда двъ близкія между собою породы воспроизводять оба типа, матъ также рождаеть существо на нее непохожее. Вотъ единообразіе явленій. Замътьте одно, что въ послъднемъ случаъ дътеньшть

болъе сходенъ съ матерью, чъмъ въ первомъ. Здъсь, слъдовательно, видно меньшее уклонение отъ общаго стремления природы къ размножению однихъ и тъхъ же типовъ. Разсмотримъ это стремление съ настоящей точки зръния, и мы увидимъ, что уклонение еще незначительнъе.

Можно сказать, что въ низшихъ классахъ животныхъ существуетъ только одинъ полъ, потому что всё особи одарены одинаковыми органами произведенія, и каждая изъ нихъ даетъ жизнь существу, совершенно съ нею сходному. Здёсь, слёдовательно, воспроизводится только одинъ типъ. Но въ классахъ, стоящихъ выше, два пола участвуютъ въ произведеніи новыхъ особей. Самка родитъ дётеныша, который представляетъ сходство съ нею или съ отцомъ. Она производитъ такимъ образомъ два весьма опредёленные и при сродстве своемъ до того различные типа, что самецъ и самка одной породы часто боле отличаются другъ отъ друга, чёмъ отъ животныхъ близкой породы, но того же пола. Истина нашихъ замечаній подтверждается между прочимъ тёмъ, что, при классификаціи мало извёстныхъ звёрей, натуралисты нерёдко причисляли самку и самца къ разнымъ породамъ. Можно найти много подобныхъ примёровъ въ естественной исторіи животныхъ и птицъ.

Очевидно, что опыты г. Коладона въ цѣлости своей относятся къ указанному нами разряду явленій. Самка производить два типа: свой собственный и типъ самца. Изъ животнаго царства легко привести другіе примѣры, но такъ какъ выводъ изъ наблюденій г. Коладона рѣзко обозначенъ, то я довольствуюсь этимъ поразительнымъ примѣромъ.

Для насъ гораздо важиве открыть тв же явленія, совершающіяся при такихъ же условіяхъ въ физической природів человівка. Оть наиболіве различныхъ между собою человъческихъ породъ происходять постоянно метисы. Мулать есть плодъ соединенія б'влой породы съ черною. Не такъ изв'встно, но столь же достовърно воспроизведение типовъ обоихъ родителей при соединеніи двухь близкихъ видовъ. Я много разъ замізчаль это явленіе, общее европейскимъ народамъ. Оно не принадлежитъ къ числу постоянныхъ, но намъ до этого ивтъ двла. Смешение иногда раздвляеть, иногда же соединяеть типы. Отсюда приходимъ къ основному выводу, что народы, составляющіе виды породъ различныхъ, но близкихъ между собою, не могли бы даже въ случать такого совокупленія, какое мы предположили выше, утратить своихъ первобытныхъ типовъ, которые непременно сохранились бы въ части новыхъ покольній. Къ сохраненію ихъ содыйствуеть сверхъ того географическое распредъление породъ на одной почвъ. Нельзя допустить распредъленія совершенно равнаго, исключающаго образованіе многихъ группъ, съ значительнымъ перевъсомъ той или другой. Это условіе само по себъ дълаеть невозможнымъ престчение первобытныхъ типовъ.

Они исчезають иногда вследствіе насильственнаго истребленія. Отдельныя части племени могуть быть истреблены мечемъ непріятелей, но не целый народь, темъ мене целая порода. Конечно Гуанчи исчезли съ лица земли вследствіе этой причины, но они жили только на маленькихъ островахъ. Каранбовъ также неть боле на американскихъ островахъ, однако порода ихъ существуеть на материкъ (3). Другихъ достоверныхъ примеровъ такого

рода я не знаю: ибо не върю распространенному между моими соотечественниками мнънію о конечномъ истребленіи древнихъ Британцевъ на почвъ занятой Саксами. — Вопросъ этоть, какъ увидите потомъ, меня очень занимаеть, и я намерень посвятить ему краткое изследование съ темъ, чтобы этоть случай могь служить примеромь. Заметьте, впрочемь, что я не отрицаю возможности такого факта, а говорю только о его невъроятности. Вспомните, что Британцы были не варвары и что они стояли на извъстной степени образованности. Я покажу, что последнее условіе значительно изменяеть существующія между двумя народами отношенія. Какую прибыль могли извлечь Саксы отъ совершеннаго изгнанія или истребленія Британцевъ? Они завоевали нашъ островъ, съ цълію доставить себъ большія удобства жизни. Рабы составляли въ то время важную часть богатствъ. Неужели Саксы добровольно лишили себя такой выгоды, или побъжденное ими племя отличалось такою любовью къ независимости и столь глубокимъ презрѣніемъ къ жизни, что предпочло смерть неизбъжному порабощенію? Какъ ни сильны были природное мужество и страсть къ свободъ Британцевъ, они однако не обнаружили этихъ свойствъ въ эпоху, о которой здёсь говорится. Доказательствомъ можетъ служить то, что они просили Римлянъ возвратиться для ихъ защиты, и союзъ ихъ съ Саксами, которыхъ они сами призвали, не находя другаго средства къ оборонъ противъ Пиктовъ и Скоттовъ. Подобной твердости нельзя допустить ни у Британцевъ, ни у другихъ народовъ. Небольшое число людей могло обречь себя на вірную гибель; оть цівлаго народа этого нельзя ожидать. Даже Римляне клали оружіе и сдавались.

Но съ другой стороны надобно предположить почти столь же невъроятную твердость и въ народъ-истребителъ. Надобно допустить постоянство жестокости и звърства, котораго иътъ въ человъческой природъ. Подобное предположение было сдълано и подвергалось разсмотрънию въ эпоху завоеванія Китая Чингись-ханомъ. Это происшествіе, можеть быть единственное въ исторіи, до того странно, что заслуживаеть подробнаго изложенія. Я передамъ его словами Абель-Ремюза. "Въ то время, когда Чингисъ возвратился изъ своего похода на западъ, Еліу-Ту-цай нашелъ случай оказать племенамъ Китая услугу еще болье важную. Житницы были пусты; не было ни одной меры хлеба, ни одного куска ткани. Тогда было представлено совъту, что, такъ какъ Китайцы не приносять никакой пользы государству, то слъдовало бы истребить все населеніе покоренныхъ областей и обратить эти земли въ хорошія пастбища, которыя могуть служить большимъ пособіемъ для завоевателей. Одинъ Ту-цай быль въ состояніи отвратить это страшное предложение. Онъ объясниль хану, что войска его, подвигаясь къ южнымъ предъламъ Китая, будуть имъть надобность во многихъ предметахъ, которые легко получать при справедливомъ распредъленіи поземельныхъ повинностей, торговыхъ пошлинъ и налоговъ на соль, вино, желъзо, уксусъ, произведенія горъ и озеръ. Такимъ образомъ, прибавилъ Ту-цай, можно получить въ годъ 500 тысячъ унцій серебра, 80 тысячъ штукъ разныхъ тканей, болъе 40 тысячъ квинталовъ хлъба, однимъ словомъ все нужное для содержанія войскъ. Нельзя, слідовательно, сказать о такомъ населеніи,

что оно безполезно для государства". Понятно послѣ этого, что доводы Ту-цая убъдили его слушателей, хотя Монголы были страшно жестоки.

Народъ, — я разумъю здъсь многочисленное населеніе, — можеть лишиться весьма обширныхъ владъній. Случаи такіе теперь конечно ръдки и встръчаются только у дикихъ. Американскіе туземцы, напримъръ, уступили Европейцамъ огромное пространство земли. Въ самомъ дълъ, имъ нельзя было жить вмъстъ по причинъ ръзкой противоположности. Дикарь не имъетъ собственности, ничего не знаетъ, ни къ чему не годенъ. Но въ исторіи Стараго-материка ръчь идетъ не о дикаряхъ, а о варварахъ, т. е. племенахъ, у которыхъ есть уже зародыши образованности.

У варваровъ существуеть измоторая промышленность. Отсюда происходить невозможность добровольных в, или насильственных в переселеній цізлаго народа. Вожди, предлагающіе походъ съ цілію завоеваній, не въ состоянів увлечь за собою всъхъ своихъ соплеменниковъ. Человъкъ, у котораго есть собственность, разсчитываеть: разсчеты не у всёхь одинаковы; одни идуть, другіе остаются. Въ случать завоеванія, побъдителю не-для чего изгонять прежнее население съ покоренной почвы. Ему конечно необходимъ просторъ, особливо если онъ ведетъ кочевую жизнь; но онъ довольствуется удаленіемъ только части побъжденныхъ, ибо ему нужны подати, рабы и помощники. Оставшіеся въ живыхъ жители ділятся потомъ на дві половины: одни, побуждаемые стремленіемъ къ независимости, добровольно покидають родимый край, другіе заключають какую-нибудь сділку съ побідителями. Воть заключенія, которыя можно вывести, если не изъ исторіи, то изъ знанія человъческой природы. Скажу болье-исторія подтверждаеть эти заключенія. Можно подумать, что вследствіе частыхъ и огромныхъ переворотовъ, испытанныхъ кочевыми народами Азіи, ни одинъ изъ нихъ не остался въ предълахъ первобытной родины. Однако Абель-Ремюза, занимаясь татарскими племенами, находилъ ихъ всъхъ на прежнихъ мъстахъ, когда исторія и филологія снабжали его достаточными данными.

Говоря о гипотезѣ д-ра Причарда, я коснулся вліяній образованности и показаль, что факты, приводимые имъ въ защиту своего миѣнія, объясняются болѣе естественнымъ образомъ чрезъ смѣшеніе разныхъ породъ на одной почвѣ. Прибавлю, что мы рѣшительно не въ состояніи опредѣлить съ точностію, какое вліяніе имѣеть образованность на формы и пропорціи тѣла въ отдѣльныхъ породахъ.

Нельзя, слѣдовательно, ни утверждать, ни отридать перемѣнъ, которыя могутъ быть слѣдствіемъ такого вліянія. — Впрочемъ вопросъ о переходѣ отъ дикаго состоянія къ просвѣщенію насъ не касается, ибо онъ относится къ эпохамъ столь отдаленнымъ и темнымъ, что онѣ выходятъ изъ предѣловъ исторіи. Миоологія и баснословныя преданія рисуютъ созданную воображеніемъ картину прошлаго. Но исторія не показываетъ намъ въ дикомъ состояніи ни одного народа, который потомъ самъ изобрѣлъ или заимствовалъ отъ другихъ науки и искусства. Подобное изложеніе сдѣлается возможнымъ со временемъ, когда у дикихъ племенъ Новаго - міра (4) совершится этотъ переходъ, самый трудный изъ всѣхъ, какіе предстоятъ

человъческимъ обществамъ. Разсказы о немъ услышатъ только далекіе потомки наши.

Дъйствія образованности уже зрълой на формы и пропорціональность тъла народа, котораго физическія примъты измънились вслъдствіе его отръшенія оть дикаго быта, могуть быть замізчены только въ частныхь случаяхь, потому что образованность не одинаково распредъляется по сословіямъ, и низшія мало въ ней принимають участія. Вы, безъ сомнівнія, будете согласны со мной; но я пойду еще далье, опираясь на непосредственные опыты. Вездь, гдъ мнъ удавалось опредълить одинъ или нъсколько типовъ, я находиль эти тицы во всехъ рядахъ общества, въ городахъ и селеніяхъ, отъ крестьянина и осъдлаго работника, погруженныхъ въ глубочайщее вевъжество и бъдность, до диць, принадлежащихъ къ древнимъ и пользующимся славою всякого рода фамиліямъ. Эти сословія представляють нав'врно всі степени просвъщенія; однако одинь и тоть же типь существуеть во всъхь. Онь, слъдовательно, можетъ сохраняться при всъхъ видоизмъненіяхъ общественнаго быта. Другихъ доказательствъ намъ не нужно, и мы не поведемъ далъе нашихъ изследованій. Мне кажется, что я разсмотрель эту сторону занимающаго насъ предмета съ самыхъ важныхъ точекъ зрѣнія и не упустилъ изъ виду ничего необходимаго для узнанія истины. Вопросъ былъ сложенъ и теменъ; я старался его упростить и пояснить; надъюсь, что Вы вмъстъ со мною пришли къ убъжденію, что главные физическіе признаки народа могуть въ большинствъ населенія оставаться неизмънными чрезъ длинный рядъ въковъ, не смотря на вліяніе климата, смішеніе породъ, иноплеменныя нашествія и усп'єхи образованности. Не забудьте, что мы ограничили наши розысканія историческими временами, которыя наступають для каждаго народа вибств съ началомъ просвъщенія. Мы, следовательно, должны встретить у ныи-вшнихъ народовъ, при измънившихся оттънкахъ и въ большей и меньшей мірів, тів же черты, которыми они отличались въ эпоху ихъ вступленія въ исторію. Пришествіе новыхъ племенъ размножаєть, какъ показано выше, а не смъщиваеть типы, которыхъ число увеличивается по числу народовъ и вследствіе ихъ смешеній между собою. Но старые продолжають существовать, хотя и въ меньшемъ объемъ, по причинъ распространенія среднихъ породъ. Такимъ образомъ, у народовъ болъе или менъе образопервобытные и возникавшіе въ последствіи типы, если они принадлежать значительнымъ частямъ населенія, могуть существовать одновременно и не исключать другь друга. Напротивъ, если они принадлежатъ малому числу, то они или исчезнуть, или оставять мало следовъ. Позволительно ихъ отыскивать, потому что есть причины, способныя сохранить ихъ; но не должно удивляться отрицательному результату поисковъ. Успъхъ былъ бы гораздо удивительнъе.

Начала, которыя насъ привели къ общему выводу, помогуть намъ также при его приложеніи. Прошу Васъ не терять изъ виду то, что мы сказали выше о числительномъ отношеніи и географическомъ распредъленіи племенъ на одной почвъ. Чрезъ наблюденіе мы узнаемъ настоящее; исторія сообщаєть данныя о прошломъ; сравненіемъ опредъляєтся отношеніе между тъмъ

и другимъ, когда у народовъ, составляющихъ предметъ изследованія, были и есть условія, необходимыя для удержанія прежнихъ типовъ. Мы видъли, что эти условія преимущественно встр'ачьются въ большихъ массахъ; отсюда следуеть, что великіе народы древности легче другихъ могуть быть узнаны въ своихъ потомкахъ. - Не будемъ же жалъть о томъ, что отъ насъ ускользають мелкія прим'ьси, вошедшія въ составъ этихъ массь и возбуждающія любопытство наше. Надобно уміть умітрять собственную любознательность. Зато опредъленія наши будуть точнюе, потому что разнообразіе типовъ только сбиваеть съ толку и затрудняеть изследователя. Такое дъйствіе производить между прочимь на умъ смутное воспоминаніе о разливъ варваровъ, разрушившихъ Римскую имперію, долго потомъ не вошедшемъ въ обычные берега. Длинный списокъ народовъ пугаетъ воображеніе. Можно подумать, что обширныхь владеній имперіи было недостаточно для помъщенія однихъ варваровъ. Читатель раздъляетъ страхъ, наведенный ими на Римлянъ: они кажутся ему безчисленными. Однако нъкоторые историки записали числа или сообщили намъ данныя, на основаніи которыхъ можно составить себъ болье върное понятіе. Воть что ускользаеть отъ нашего вниманія, но чего не должно терять изъ виду. — Приведемъ главные примъры: они послужать къ очищеню нашего ума отъ множества помрачающихъ его предубъжденій. Ни греческихъ, ни латинскихъ писателей нельзя конечно упрекнуть въ намівреніи уменьшить число враговъ. Напротивъ они увеличивали его, дабы скрыть позоръ своего пораженія. Вестготы, Вандалы, Гунны, Герулы, Остготы, Лонгобарды, Норманы, одни вследъ за другими нападають на Италію. Что осталось въ Италіи оть этого множества варваровъ? Вестготовъ, Вандаловъ и Гунновъ не зачъмъ даже считать, потому что они только прошли по полуострову. Я не знаю, какія были силы Геруловъ и Остготовъ, когда они вошли въ Италію, но для меня довольно того, что Герулы, тотчасъ по водвореніи своемъ въ Италіи, должны были вступить въ кровавую борьбу съ Остготами и потерпъли пораженіе. Объ ослабленіи побъдителей можно составить себъ понятіе по той малочисленной рати, которую они противопоставили Велизарію, хотя у нихъ было время и средства оправиться. Ихъ было сначала 50,000 человъкъ, изъ которыхь уцёльль семитысячный отрядь, положившій оружіе и переведенный въ Константинополь (5). - Въ Италіи сохранились, безъ сомнънія, остатки этихъ народовъ, хотя о нихъ не упоминается болье; но какое значеніе могли они имъть въ массъ италіянскаго населенія, какъ бы ни было оно истощено предшествовавшими несчастіями? Долье другихъ удержались Лонгобарды, которые владъли значительною частію края, получившею отъ нихъ свое названіе. Но сколько ихъ было въ началь? Можеть быть, 100,000 человъкъ. Нормановъ, которые завоевали почти всю южную Италію, было также весьма немного; но въ этой горсти людей находились Роланды и Амадисы исторіи (6). Галлія получила новое имя и новыхъ властителей вслівдствіе пришествія Франковъ; Вамъ однако изв'єстно, какъ малочисленна была дружина Хлодвига. Впоследствіи Вильгельмъ Завоеватель покориль съ 60 т. человъкъ всю Англію. Эти великія, достопамятныя завоеванія преобразили совершенно существовавний до нихъ порядокъ вещей, но не могли произвести большихъ перемънъ въ типахъ покоренныхъ народовъ. Если потомки завоевателей частію сохранили физическія примъты свойхъ предковъ, то они составляютъ отдъльныя небольшія группы и теряются въ массъ населенія. Тъже явленія повторяются и въ исторіи другихъ завоеваній, особенно такихъ, которыя совершились посредствомъ одного нашествія. Вообще не цълый народъ, а только часть его, иногда очень малая, идетъ войною на другой и покоряєть его.

Таковъ быль обыкновенный ходъ вещей въ историческія, намъ хорошо знакомыя времена. Здёсь нётъ надобности входить въ разборъ цёлей завоеванія. Но сколько завоеваній совершено съ цёлями чисто-политическими, для утвержденія собственнаго превосходства и преобладанія надъ другими государствами, а не для того, чтобы согнать народъ съ его родной почвы и поселиться на ней. Вамъ извёстно, что Римляне при основаніи своего владычества постоянно дёйствовали такимъ образомъ. Я не безъ намёренія привель въ примёръ Римлянъ и варваровъ, разрушившихъ имперію. Вы, вёроятно, напередъ угадали приложеніе.

Бывають однако завоеванія другаго рода, производящія великія перемъны чрезъ послъдовательныя нашествія одного и того же народа. Ихъ волны идутъ одна за другою, и не смотря на значительные промежутки и бъдность самаго источника, постепенно накопляются и образують большія, существующія массы. Такъ Саксы овладівля Британією, гдів порода ихъ продолжается до сихъ поръ. -- Другая причина смешенія народовъ, не столь поражающая воображеніе, но столь же дівствительная, заключается въ древнемъ и средневъковомъ рабствъ. Если источникомъ рабства была война, которую вели между собою родственныя, но не слитыя въ одинъ народъ племена, то коренные типы не подвергались изм'вненію. Тоже самое можно сказать о техъ случаяхъ, когда война шла между соседними народами одной породы. Если же рабы доставлялись изъ чуждыхъ странъ посредствомъ военныхъ набъговъ или торговли, то они, вслъдствіе своего разнообразнаго и пестраго происхожденія, составляли смісь, принадлежавшую къ неопредълимой части населенія. Предположивь даже, — ибо надобно им'вть въ виду всякую возможность, — что некоторыя изъ этихъ породъ рабовъ, по перевъсу своему надъ другими, могли уцълъть до нашего времени, мы найдемъ, что ихъ типы, составлявшіе принадлежность классовъ наименте многочисленныхъ, не представляють препятствій къ опредівленію признаковь, характеризующихъ цёлый народъ. Разумбется, что здёсь дёло идетъ преимущественно о древнемъ невольникъ, оторванномъ отъ своей родины и перенесенномъ на почву и къ племени, которыя ему равно чужды.

Мы обращались съ нашими вопросами къ исторіи естественной и къ исторіи гражданской. Изъ согласія объихъ видно, что прямые потомки всъхъ великихъ народовъ, извъстныхъ въ древности, должны существовать и теперь.—Замътьте, что этотъ выводъ не перестаетъ быть истиннымъ даже въ тъхъ случаяхъ, когда у насъ нътъ средствъ его повърить на дълъ, потому что происхожденіе отдъльныхъ лицъ и ихъ сходство съ предками

Digitized by Google

суть два различныхъ факта, которые могуть быть соединены въ природъ, но не должны быть смъщиваемы между собою въ умъ нашемъ. Я до сихъ поръ высказываль въ видъ предположенія мою мысль, что у древнихъ народовъ были характеристические типы, потому что прежде всего намъ надобно было убъдиться въ переходъ этихъ типовъ къ позднъйшимъ поколъніямъ, не смотря на действіе изменяющихъ, нами уже разсмотренныхъ причинъ. Убъдившись въ этомъ, мы перейдемъ къ другому вопросу. — Вотъ еще новая выгода, происходящая оть принятаго нами взгляда на предметь.-Изъ предшествующаго разсужденія ясно, что если такіе типы существовали прежде, то они существують и въ наше время. Путь намъ предстоящій очевиденъ: мы должны сначала опредълить посредствомъ наблюденій, есть ли вообще и сколько различныхъ типовъ у народа, подлежащаго изученію. Открывь такіе типы, следуеть восходить къ ихъ началу. Я могу наконецъ отдать Вамъ отчетъ въ моихъ наблюденіяхъ, познакомивъ Васъ напередъ съ теми основаніями, на которыя они опираются. Вы должны знать существенные вившніе признаки, изъ которыхъ слагается типъ.

Признаки, заимствованные изъ формъ и размеровъ головы и черть лица, занимають безъ сомивнія первое место. Вы тотчась поймете сами, въ чемъ дъло, безъ предварительнаго изложенія началь классификаціи въ естественныхъ наукахъ. По какимъ примътамъ мы узнаемъ человъка? Не по росту, не по дородству его, не по цвъту кожи или волосъ, а по лицу, т. е. по формъ головы и по отношеніямъ (пропорціямъ), существующимъ между чертами лица. Достаточно взглянуть на одну эту часть тыла, чтобы узнать человъка, котораго нельзя отличить отъ толпы, если будемь на него смотръть съ другой стороны. Такъ ваятель изображаеть человъка въ бюстъ. Сходство тотчасъ становится очевиднымъ. Возьмите, потомъ, составленное въ ясныхъ и точныхъ выраженіяхъ описаніе того же человъка; описаніе будеть относиться къ нему, но не дасть намъ вполив опредвляющаго и отличающаго его отъ другихъ понятія. Слово не въ состояніи передать оттънковъ, составляющихъ особенность недълимаго, и описаніе относится ко всъмъ созданнымъ по одному образцу, т. е. наиболъе сходнымъ между собою индивидамъ. Другаго, лучшаго способа для точнаго опредъленія тождества породъ, по моему мивнію, нельзя найти, потому что онъ ближе всякаго другаго представляеть отличительные признаки нед'блимаго, отвлекая отъ названныхъ мною выше, какъ мнв кажется, преходящихъ отгвниовъ (7). Ихъ перемъна не измъняетъ человъка. Я принимаю къ соображению видоизм'вненія волось, цв'вта кожи, роста: когда они составляють общую принадлежность, тогда они получають даже большое значеніе; но взятыя отдъльно, они суть нечто второстепенное и никакъ не могутъ служить признаками породъ, кром'в крайнихъ случаевъ. -Зам'етъте, что чемъ строже я настаиваю на тождествъ типовъ, тъмъ болье должны Вамъ внушать довъріе мои приложенія къ исторіи. — Весьма можеть быть, что природа, производя породы, дъйствовала съ большею свободою. Я даже не сомнъваюсь въ этомъ, потому что, придерживаясь преимущественно одного образца, она, вследствіе причинь намь неизвестныхь, уклоняется оть него въ разныя стороны и доходить въ этихъ уклоненіяхъ до такъ называемыхъ уродовъ. Ограничивая такимъ образомъ типъ, устраняя сходства, не соединяющія въ себѣ всѣхъ существенныхъ признаковъ, мы уменьшаемъ число приложеній, но сообщаемъ имъ за-то болѣе точности.

Чемь общирнее группа съ определенными уже признаками, темъ достовърнъе будуть извлеченные нами выводы, потому что такую группу нельзя принять за случайное уклоненіе, не принадлежащее къ характеристиків народа. — Воть почему я старался въ разсказъ о моихъ наблюденіяхъ дать Вамъ понятіе о пестроть и разнообразіи однихъ и тьхъ же впечатльній. После сказаннаго доселе, Вы можете съ доверіемъ следовать за мною, ибо въ подобныхъ предметахъ участіе происходить отъ основанной на чемъ нибудь надежды дойти до истины. Вы, можно сказать, будете моимъ спутникомъ въ монхъ странствованіяхъ по Франціи, Италіи и части Швейцаріи. Вы будете присутствовать при моихъ наблюденіяхъ, но мы приступимъ къ ихъ приложенію только тогда, когда соберемъ ихъ въ достаточномъ числь и въ надлежащемъ объемъ. — Тотчасъ по прибытіи на границу Бургундін, я началь замівчать совокупность формь и черть, которыя составляли особенный типъ. Чъмъ далье я вхалъ, темъ ръзче и чаще выдавался этотъ типъ. Онъ очень часто попадался мит вдоль дороги отъ Оксера иъ Шалону. Я пріткаль вы последній городь въ торговый день и поспешиль на рыновъ, дабы разсмотръть лица окрестныхъ поселянъ. Многія изъ этихъ лицъ, къ удивленію моему, вовсе не походили на тв, которыя я видвль прежде. Типы техъ и другихъ были до такой степени различны, что представляли совершенную противоположность между собою. Описывать ихъ здёсь не мъсто. Я это сдълаю впослъдствіи, когда ръчь будеть объ ихъ историческомъ названіи. Въ то время я не позволиль себів никакихъ заключеній, потому что видъль только небольшую часть провинціи и не могь различать племенъ, которыми она была населена. Я довольствовался темъ, что заметиль эти факты и сохраниль ихъ въ памяти, въ ожиданіи возможности употребить ихъ въ дёло. Преобладающій и весьма характеристическій типъ, который я заметиль до Шалона, попадался мие часто на глаза во все продолженіе моей повздки по Бургундіи. Сущность его не измінилась въ Ліонской области, но отгънки были уже не тв. То же можно сказать о Дофинэ. Тотъ же самый характеръ формъ и пропорцій, но съ перемъною цвъта кожи, продолжается въ Савої до Монъ-Сени. Признаюсь, такое сходство чертъ у значительнаго числа людей, живущихъ на пространствъ между Оксеромъ и Альпами, меня не мало удивило, хотя оно согласовалось съ моими мивніями. Разумбется, что не весь народъ быль вылить въ одну форму; но я нашель только одинь ръзко обозначенный типъ, за исключеніемъ небольшой группы, видінной мною въ Шалонів.

Если бы, слѣдуя другому плану, я положилъ въ основаніе моихъ наблюденій цвѣтъ кожи, а не формы и отношенія частей, то нашелъ бы на обширномъ пространствѣ между Оксеромъ и Монъ-Сени различныя племена Бургундовъ, Ліонцевъ, Дельфинатцевъ и Савояровъ, а не одноплеменный народъ съ разными оттѣнками цвѣта. На этой землѣ жило въ глубокой древности одно изъ племенъ галльскихъ. Намъ все равно, какое именно. Впослѣдствіи Римляне покорили этотъ народъ, смѣшались съ нимъ. Если бы Вамъ нужно было опредѣлить, какому изъ обоихъ племенъ принадлежитъ описанный мною типъ, Вы не усомнились бы признать его галльскимъ, потому что меньшее число не въ состояніи передать своихъ внѣшнихъ признаковъ большему. Но римское владычество уступаетъ мѣсто другому—бургундскому. Вы должны будете однако остаться при прежнемъ выводѣ, не смотря на послѣдующее завоеваніе края Франками. Отношенія остаются тѣже.

Таково будеть по необходимости Ваше мнѣніе. Не скажу, что оно было и моимъ, потому что у меня въ то время не образовалось еще никакого мнѣнія. Я былъ слишкомъ занять внѣшнею стороною моихъ наблюденій и не заботился о выводѣ заключеній. Предо мною лежала Италія, и обѣщала мнѣ множество достойныхъ вниманія предметовъ. Я не хотѣлъ ни пройти равнодушно мимо произведеній древняго и новаго искусства, ни посвятить имъ исключительнаго изученія. Большая часть путешественниковъ заботятся только о томъ, какъ бы посмотрѣть на эти памятники, и довольствуются воспоминаніями, соединенными съ искаженными остатками минувшихъ вѣковъ. Но на этихъ самыхъ обломкахъ, на этомъ прахѣ древности, составляющихъ предметъ восторга и поклоненія для путешественниковъ, можетъ быть, существуютъ еще потомки людей, создавшихъ эти памятники, и напоминаютъ собою предковъ. Вотъ что мнѣ хотѣлось повѣрить, въ надеждѣ, что, въ случаѣ успѣха, изслѣдованія мои получатъ для меня такую же прелесть, какую имѣютъ для археолога самые счастливые поиски.

Проважая чрезъ Флоренцію, я воспользовался случаемъ, какой доставляла герцогская галлерея, для изученія римскаго типа. Я обратиль преимущественно вниманіе на бюсты первыхъ императоровъ, потому что они происходили отъ древнихъ фамилій и не принадлежали, какъ многіе изъ ихъ преемниковъ, къ чуждымъ племенамъ. Въ нихъ замъчательно не только сходство формъ и пропорцій, которое существуетъ между многими, но характеръ до такой степени ръзко опредъленный, что его нельзя забыть и не узнать. Вы можете составить себ'в достаточное о немъ понятіе, взглянувъ на бюсты Августа, Секста Помпея, Тиверія, Германика, Клавдія, Нерона, Тита, которые находятся въ Парижскомъ Музев и въ другихъ местахъ. Воть точное описаніе этого типа: вертикальный поперечникъ коротокъ, всябдствіе чего лице широко; такъ какъ верхушка черепа довольно плоская, а нижній край челюсти почти горизонтальный, то очеркъ головы подходить спереди къ формъ четвероугольника. Это очертание до такой степени существенно принадлежить типу, что таже, но вытянутая въ длину голова, сохраняя всъ прочія черты и представляя совершенное подобіе Римлянина, перестаетъ быть характеристическою. Боковыя части головы выше ушей выпуклы, лобъ низокъ, носъ настоящій орлиный, т. е. горбъ начинается сверху и оканчивается, не доходя до конца; основа носа горизонтальная. Передняя часть подбородка округлена.

Вы узнаете эти примъты на бюстахъ и статуяхъ лицъ, мною назван-

ныхъ, и другихъ, о которыхъ я не упомянулъ. Но Вы не вездѣ найдете эти признаки, потому что типъ не можетъ быть всеобщимъ въ народѣ.

Эти замъчанія глубоко вріззались мні въ память, хотя я не много о нихъ думалъ. Вниманіе мое было развлечено множествомъ предметовъ, на пути изъ Флоренціи въ Римъ черезъ Перуджію. Я полагалъ притомъ найти представителей древняго римскаго народа не на дорогь, а у цъли моего путешествія. Но сверхъ ожиданія я узналь ихъ, по поразительному сходству, уже на Монте-Джераландро, у самаго входа въ папскія владівнія. Тъже самыя примъты были мною замъчены на значительномъ числъ лицъ по всей дорогь, въ Перуджін, Сполето и т. д. до Рима. Мы тхали цтальнъ обществомъ, и всв мы должны были признать неоспоримое сходство. Не считаю нужнымъ прибавлять, что упомянутыя приметы существують и въ Римъ, не смотря на пеструю смъсь населенія. Объ этомъ уже говорили другіе. Но такихъ признаковъ типа не должно искать исключительно въ какомъ нибудь одномъ предместіи или уголють Рима: они встречаются везде, у дипъ обоего пода и всъхъ сословій. Сходство относится не къ одному только бюсту, но къ целому стану. Вы знаете, что Римляне быле средняго роста. Я не могу определительно сказать, какъ далеко этотъ типъ идеть на югь. Въ Неаполь онъ исчезаеть или по крайней мъръ не довольно ръзко выступаеть для того, чтобы его можно поставить въ числъ характеристических особенностей столицы. Тамъ преобладаеть другая форма, о которой здъсь не мъсто говорить. Судя по и вкоторымъ туземцамъ, я имъю причины предполагать, что типь, названный нами римскимъ, продолжается въ верхней части Неаполитанскаго Королевства. Во всякомъ случав онъ распространенъ къ свверу отъ Рима не только въ направления къ Перуджін, какъ я сказаль, но и въ другую сторону, къ Сіеннъ, Витербо и далье.

Эти наблюденія, при всей ихъ ограниченности, доставляють намъ полезныя и приложимыя къ исторіи свідінія. Я вовсе не думаю утверждать, что прина народъ вылить въ одну форму. Достаточно и того, что есть такая общая большинству форма. Выше сказано, что черты, характеризующія нынішних жителей этих странь, принадлежали и древнему ихъ населенію. Доказательствомъ можеть служить то обстоятельство, что типъ императоровъ повторяется въ многочисленныхъ изображеніяхъ простыхъ воиновъ и частныхъ людей, которыхъ представляють найденные здъсь барельефы и бюсты. Что же теперь думать о римскомъ народъ? Можно ли допустить, что онъ произошель отъ Энея и Троянъ, образуя чуждое Италіи и заключенное въ предълахъ одного города племя? Городское населеніе обынновенио выходить изъ сельскаго, особенно въ общирныхъ странахъ, и Римъ быль населенъ такимъ же образомъ. Многіе изъ сосъднихъ народовъ, между прочимъ Сабины и большая часть Этрусковъ, принадлежали тогда, какъ и теперь, къ одной породъ съ Римлянами. Но политическое раздъленіе втальянскихъ племенъ, различіе ихъ именъ и интересовъ были до такой степени значительны, что историки почти всегда приписывали имъ различное происхождение. Микали и Нибуръ вършье поняли эти отношенія, и факты иною излагаемые должны служить къ подкръпленію ихъ мивній.

Иностранцы могутъ поселиться среди какого нибудь народа, властвовать надъ нимъ, образовать его, измѣнить его имя и языкъ, не касаясь его общихъ физическихъ отличій. Небольшое число людей въ состояніи одержать верхъ надъ толиою и дѣйствовать на ея мнѣнія; но мы уже видѣли, что организмъ не такъ уступчивъ. Я не зиаю, у какого, туземнаго или пришлаго народа заимствовали Этруски языкъ свой, учрежденія и искусства. Вопросъ этотъ еще далеко не рѣшенъ (8). Очевидно только то, что часть населенія похожа на другія, названныя мною племена. Исторія говорить намъ, что населеніе Этруріи было смѣшанное, а наблюденіе формъ подтверждаеть ея свидѣтельство. Я не входилъ въ разборъ всѣхъ составныхъ элементовъ этой смѣси, но открылъ одинъ, котораго происхожденіе было для меня долгое время загадкою.

Одинъ изъ отличнъйшихъ римскихъ живописцевъ, Агрикола, написалъ портреты четырехъ великихъ поэтовъ Италіи: Данта, Петрарки, Аріоста и Тасса. Этюды его были составлены по всъмъ памятникамъ того времени. Онъ былъ такъ добръ, что показалъ митъ собраніе своихъ рисунковъ. Сравнивая ихъ между собою, я пришелъ къ заключенію, что портреты Данта должны быть очень похожи, потому что они почти не разнились одинъ отъ другаго. Къ тому же пропорціи его лица были такъ опредълены, и черты такъ рѣзки, судя по описанію, составленному однимъ изъ друзей флореитинскаго поэта, что живописцу трудно было бы не попасть на сходство. У него была продолговатая и нъсколько узкая голова, лобъ высокій и развитый, носъ загнутый концемъ къ низу съ вздернутыми ноздрями (ailes du nez relevées), подбородокъ выдающійся.

Этотъ кръпко обозначенный образъ произвелъ на меня глубокое впечатленіе. Я не искаль впрочемь въ Тоскане повторенія такого типа, но по странному случаю, прівхавъ на границу по сіенской дорогь, я встретиль, или можеть быть впервые зам'тиль въ Радикофани н'всколько сходныхъ съ нимъ лицъ. Одно изъ нихъ представляло живое подобіе Данта. Еще прежде, въ первый мой провздъ черезъ Флоренцію, я нашель въ галлереъ великаго герцога нъсколько такихъ фигуръ, между статуями и бюстами медичейской фамили. Он'т попадались мн'т также въ тамошнемъ обществ'ть. Но я въ то время не обратилъ должнаго вниманія на это явленіе и не могъ дать себъ яснаго отчета въ совокупности черть. Послъднее пребывание мое въ Тосканъ было продолжительные, и я имъль возможность убъдиться въ томъ, что замізченный мною прежде типъ есть настоящій тосканскій. Мы видъли, что онъ существовалъ въ эпоху Данта; я прибавлю, что къ нему должно причислить многихъ великихъ мужей флорентинской республики. Даже на памятникахъ этрусскаго искусства онъ обратиль на себя мое вниманіе. Я продолжаль наблюдать его въ Болоньв, Феррарв, Падув и въ селеніяхъ, лежащихъ между этими городами. Въ Венеціи онъ не только часто встрвчается, но существоваль постоянно въ удивительномъ количествъ. Онъ выдается такъ ръзко, что его нельзя не узнать. Доказательствомъ можеть служить голова Данта. Сходство такъ велико, что поражаеть даже людей, которые не знають, что такое типъ или порода, и замъчають только

отдъльныя явленія. Я стояль однажды въ Венеціи, въ галлерев венеціянской школы, передъ картиною, на которой изображень быль одинь изъ святыхъ, родившихся въ томъ крав. Видя, что я смотрю съ большимъ вниманіемъ, мой чичероне замітиль мнів, что эта голова очень похожа на голову Данта. О количествів, въ какомъ этотъ типъ быль распространень здівсь прежде, я могъ судить по портретамъ дожей, собраннымъ въ бывшемъ дворців ихъ. Я быль пораженъ лежащимъ на всівхъ этихъ портретахъ отпечаткомъ одной породы.

По міврів приближенія моего къ Милану, типъ этоть попадался мнів все чаще. Иногда характеристическія черты его являлись въ такихъ преувеличенныхъ разміврахъ, что подходили къ каррикатурів. Разъ мнів случилось остановиться часа на два въ одномъ селени: я отправился на площадь, гдъ было собрано много крестьянъ. Я не могъ наглядъться на нихъ, по причинъ ихъ совершеннаго сходства съ однимъ изъ типовъ, видънныхъ мною во Франціи. Мить казалось, что я перенесся на шалонскій рынокъ, гдъ, какъ я уже сказалъ Вамъ, меня поразилъ у крестьянъ характеръ головы, совершенно отличный оть того, какой я до техъ поръ видель въ Бургундін. Тамъ меня изумило различіе, а здісь сходство. Ошибиться было невозможно. Вспомните, въ какой чистотъ и какъ часто я находиль этотъ типъ въ Италіи. Я долженъ былъ признать существованіе рѣзко отмѣченной и многочисленной породы, распространенной по всему съверу итальянскаго полуострова. Но развъ я не въ Цизальшинской Галліи и не видаль такого же народа въ настоящей Галлін, по ту сторону Альповъ? Почему же не признать его, согласно съ исторією, за Галловъ? Для полнаго убѣжденія въ предполагаемомъ тождестві обоихъ населеній надлежало однако совершить много новыхъ наблюденій. Я долженъ быль следить за этимъ типомъ съ одного мъста на другое, на какъ-можно большемъ пространствъ. Обратный путь мой шель черезь ту часть Швейцаріи, которая нікогда принадлежала Галламъ. Я могь следовательно найти тамъ одну изъ двухъ порожь, а можеть быть и объ.

Ронская долина начинается у съвернаго склона Симплона. Первые жители, встръчаемые путешественникомъ, даже на вершинъ горы, —Германцы. Они отличаются отъ сосъдей наружностію и языкомъ, ибо говорятъ по нъмецки. Далье, въ Вале, измъняются въ одно время языкъ и черты. Я слышу уже французское наръчіе и узнаю племя, съ которымъ познакомился въ Савоїв, съ тъми же чертами и даже цвътомъ лица. Подъвзжая къ Женевъ, я встрътилъ нъсколько человъкъ съ другимъ типомъ. Въ самой Женевъ ихъ уже было много: они совершенно походили на людей, видънныхъ мною въ съверной Италіи и Шалонъ. Все населеніе очевидно принадлежало къ двумъ отдъльнымъ, ръзко противоположнымъ между собою породамъ: у одной голова болье круглая, чъмъ овальная, черты округленныя и рость средній; у другой продолговатая голова, высокій и широкій лобъ, носъ загнутый концемъ къ низу съ приноднятыми ноздрями (ailes du nez), подбородокъ сильно выдающійся и высокій рость. Необходимымъ слъдствіемъ совокупнаго жительства этихъ породъ на одной почвъ было образованіе

многочисленныхъ среднихъ формъ. Я съ удовольствіемъ отмѣчалъ въ помѣсяхъ характеристическія черты и искаженныя пропорціи чистыхъ типовъ. Слѣдуя порядку, въ какомъ они поставлены выше, я буду впредь называть эти типы первымъ и вторымъ. Имѣя въ виду продолжать тѣ же наблюденія на новыхъ мѣстахъ, я рѣшился ѣхать къ Макону и Шалону черезъ Бресскую область (Bresse). Мнѣ хотѣлось, такимъ образомъ, связать цѣпью непрерывныхъ изслѣдованій часть населеній, принадлежащихъ ко второму типу. Я нашелъ дѣйствительно на большой дорогѣ, въ Бресской области, такую же смѣсь тѣхъ же элементовъ, но отношеніе частей было другое. Первый типъ преобладалъ до такой степени, что я едва могъ находить слѣды втораго. Но послѣдній явился снова близь Макона, вдоль рѣчнаго берега и по подымающейся въ гору дорогѣ къ Шалону. Къ счастію, я пріѣхалъ въ Шалонъ въ самый день рынка и получиль возможность повѣрить мои воспоминанія чрезъ сравненіе съ свѣжимъ впечатлѣніемъ.

Изъ этихъ наблюденій и другихъ, сдёланныхъ мною еще прежде въ прочихъ частяхъ Франціи, можно будеть, если не опибаюсь, извлечь столь же крѣпкое, сколько нежданное подтвержденіе главныхъ идей, высказанныхъ Вами въ изданной Вами "Исторіи Галловъ".

Но я долженъ предварительно означить въ Галліи границы, въ которыхъ находятся данныя для предпринятыхъ мною сближеній. Такъ какъ я не быль въ южныхъ областяхъ, примыкающихъ къ Пиренейскимъ горамъ и Средиземному морю, то не буду говорить о племенахъ Басковъ и Лигуровъ. которыя тамъ жили. Вы принимаете, что остальная Галлія принадлежала въ древности двумъ великимъ семьямъ народовъ, которыя различались по языку, обычаямь и общественному быту. Числительное отношение ихъ между собою намъ неизвъстно, но изъ нихъ состояда вся масса населенія. Я съ своей стороны признаю, что настоящіе жители техъ частей Франціи, о которыхъ здёсь идеть рёчь, подходять подъ два до того опредёленные и различные типа, что ихъ нельзя смешивать. Если бы съ той эпохи, когда, по Вашимъ словамъ, эти два племени стали единственными владътелями почвы, не было никакихъ инородныхъ примъсей, то мы были бы въ правъ принять оба типа за принадлежность двухъ семей галльскихъ народовъ. Но сь техь порь многіе другіе народы покоряли целый край или некоторыя его части. Какъ же провести черту различія? Въ самомъ началь этого письма, при изложеніи общихъ понятій, мы постановили правило, им'вющее руководить насъ въ дальнъйшихъ изследованіяхъ. Оно уже не разъ было прилагаемо нами къ дълу. Меньшее число никогда не передаетъ своего типа большему. Вамъ извъстно, какъ несоразмърно было отношеніе завоевателей, поселившихся въ Галліи, къ туземному населенію. Мы ограничимся пока этимъ замечаніемъ. Дальнейшіе доводы будуть представлены после.

Изъ двухъ племенъ, названныхъ Вами галльскимъ и кимрскимъ, первое было въроятно самое многочисленное, потому что, по Вашимъ словамъ, оно составляло древнъйшее населеніе Галліи и занимало почти все ея пространство до появленія Кимровъ. Изъ этого начальнаго историческаго раздъленія жителей Галліи я заключаю, что первый типъ, который показался мнъ

наиболье многочисленнымъ, принадлежитъ Галламъ, а второй Кимрамъ. Сравнивая ихъ географическое распредъленіе, мы приходимъ къ тому же выводу. Вы говорите, что упомянутыя племена жили отдельно: 1) восточную Галлію занимали Галлы, въ тесномъ смысле Цезаря, которыхъ Вы называете темъ же именемъ; 2) въ северной Галлии, которая заключала въ себъ Белгику Цезаря и Арморику, обитали племена, соединенныя Вами подъ одно общее названіе Кимровъ. Изъ Вашего изложенія событій, относящихся къ восточной части, видно, что между тамошними Галлами не могло быть большихъ чуждыхъ примъсей, потому что Кимры никогда не врывались туда съ оружіемъ въ рукахъ. Заметьте, что я нашель резко означенный типъ, который мы признали галльскимъ, именно въ той части Франціи, которал соотвътствуеть восточной Галлін въ ен протиженін съ съвера на югь, т. е. въ Бургундін, Ліонской области, Дофина и Савої в. Типъ этотъ такъ распространенъ тамъ, что я сначала не замътилъ никакого другаго, за исключеніемъ одной м'встности. Только на возвратномъ пути, занимаясь исключительно этимъ предметомъ, я встретилъ второй типъ въ другихъ местахъ той же полосы.

Несмотря на черту, проведенную Вами между землями, принадлежавшими обониъ племенамъ, я полагаю, что Вы не думаете раздёлять ихъ безусловно и не отрицаете возможности смъщеній между ними. Такія смъщенія были неизбъжны, что видно даже изъ Вашихъ изследованій, приписывающихъ религіозныя верованія друидизма Кимрамъ, отъ которыхъ, по Вашимъ словамъ, они были заимствованы обитавшими въ восточной полосъ Галліи Галлами. Намъ дёла нётъ до времени, когда они пришли въ соприкосновеніе. Довольно того, что мы знаемъ, что и тв и другіе были многочисленны, что они жили рядомъ и слились въ последствіи въ одинъ народъ. Время, разумъется, привело новыя переселенія и смъщенія. Я буду держаться Вашихъ названій для большаго согласія нашихъ розысканій. У перваго типа, которому Вы дали имя галльскаго, голова округлена такъ, что приближается къ сферической формъ; лобъ средній, немного выпуклый и опускающійся (fuyant) къ вискамь; глаза большіе и открытые. Нось, начиная съ переносицы (depression à la naissance), почти прямой, т. е. въ немъ нътъ значительнаго сгиба; конецъ носа и подбородка закругленные; рость средній. Вы видите, что черты здёсь совершенно согласуются съ формою головы и что это подробное описаніе можеть быть выражено немногими словами, такъ какъ я сделаль выше, сказавъ, что голова болке круглая, чъмъ овальная, черты округленныя и ростъ среднiй  $^{12}$ ).

<sup>12)</sup> На г. Дюмуленъ, ни Бори де Санъ-Венсанъ не обратили вниманія на различія, существующія между древними жителими Галліи, и довольствовались общею характеристивою этихъ племенъ. Ихъ описанія должны слідовательно относиться къ типу, наиболіве распространенному, т. е. къ чистымъ Галламъ Цезаря. Г. Дюмуленъ говоритъ положительно о головъ болье круглой, чімъ овальной, что составляетъ признакъ перваго типа. Въ этомъ отношеніи мы совершенно согласны съ нимъ; другихъ же противоръчій быть не можетъ, ибо онъ не входитъ въ подробный разборъ чертъ. Г. Бори говоритъ, что лобъ опускается къ вискамъ. Это естественное слідствіе округленной формы головы. Вы видите согласіе этихъ писателей съ мониъ описаніемъ.

Обратимся теперь къ съверной полосъ Галлін, гдъ были главныя жилища кимрскихъ племенъ. Мы найдемъ здёсь поводъ къ удивительнымъ сближеніямь сь темь, что было сказано прежде. Я объекаль въ одномь изъ предъидущихъ моихъ путешествій большую часть белгійской Галліи Цезаря, оть устьевъ Соммы до устьевь Сены. И что же? я зам'ьтиль здівсь въ первый разъ соединеніе черть, составляющихъ второй типъ. Иногда онъ являлся мет въ такихъ резкихъ очеркахъ, что поражалъ меня: голова продолговатая, лобь возвышенный и широкій, нось горбатый и загнутый къ низу, ноздри вздернутыя, подбородокъ большой и выдающійся впередъ. рость высокій. Мы остановимся на этихъ основныхъ наблюденіяхъ; они занимательны и важны для нашихъ будущихъ изслъдованій, по обширности своихъ приложеній. Ограничимся пока одною Францією, продолжая начатое нами сравненіе. Достов'єрно, что этоть типь, видівниый мною потомь въ Бургундіи, не могь принадлежать германскому племени, отъ котораго эта провинція получила свое названіе, потому что онъ существуєть на обширномъ пространствъ въ Нормандіи и Пикардіи, куда никогда не проникали Бургунды. Съ другой стороны, онъ не можеть принадлежать скандинавскимь Норманамъ, потому что встречается въ Бургундіи и другихъ областяхъ восточной Галліи, гдѣ вовсе не было норманскихъ поселеній. Такимъ образомъ существованіе одного и того же типа въ двухъ названныхъ нами провинціяхъ исключаетъ Бургундовъ и Нормановъ и заставляеть насъ возвратиться другимъ путемъ къ Белгамъ Цезаря, которыхъ Вы называете Кимрами. Другая галльская порода находится тамъ также съ своими характеристическими чертами.

Сколько мив извъстно, никто не думаль утверждать, что Норманы истребили или выгнали вонь все туземное населеніе Нейстріи. Кромѣ фактовъ, мною уже изложенныхъ, обсужденіе которыхъ необходимо приводитъ къ заключенію, что нынвшніе жители края суть потомки древнихъ Галловъ (т. е. Кимровъ), есть еще одно историческое обстоятельство, которое совершенно согласуется съ нашимъ выводомъ. Норманы, какъ только они овладѣли Нейстріею и поселились въ ней, приняли языкъ новой родины и забыли свой собственный, скудные остатки котораго сохранились въ юридическихъ памятникахъ. При всей жестокости и даже кровожадности, какую они обнаружили во время своихъ набѣговъ, Норманы въ устройствъ гражданскаго быта могли служить образцомъ для другихъ народовъ Средняго въка. Они разоряли въ качествъ непріятелей; сдѣлавшись владѣльцами, они начинають беречь и совершенствовать пріобрѣтенное.

Я не знаю, сохранилась ли часть ихъ потомства съ отличительными признаками своего происхожденія. Ни въ какомъ случав потомство это не могло быть многочисленно, потому что народъ-завоеватель далеко уступаль числомъ покоренному имъ населенію. Мы уже показали въ началв нашихъ изследованій, что древніе типы могутъ быть находимы только въ большихъ массахъ, и имёли возможность оправдать это мнёніе на дёлв. Надобно притомъ вспомнить, какія выгоды представляетъ Франція для успёха подобныхъ розысканій: общирное пространство; населеніе значительное во всё

времена, вслідствіе плодородной почвы и хорошаго климата; меніве чужеземных примівсей, чімь у другихь народовь, у которыхь находимь тіз же составныя породы; наконець боліве точныя историческія свидітельства о различій туземных племень. Только однажды вся Галлія вела жестокую борьбу противь чуждыхь ей пришельцевь, которые впрочемь добивались политической власти, а не исключительнаго обладанія почвою. По окончаній борьбы, она благоденствовала подъ римскимь владычествомь. Вмісто сопротивленія Франкамь, она помогала имь, такь что, не утративь ничего изь собственнаго населенія, она получила незначительное приращеніе извнів. Такое стеченіе обстоятельствь, содійствующихь къ сохраненію внішнихъ признаковь народа, должно внушить сильное довіріе къ тімь выводамь, до которыхь мы дошли, особливо когда вспомнимь предосторожности, принятыя нами для избіжація ошибокъ при опредівленій різкихъ признаковь породъ.

Опираясь на эти основанія, мы можеть спокойно продолжать наше сравненіе, не затрудняя себя розысканіями о различныхъ племенахъ, которыя тъснились и смѣняли другь друга на одной и той же почвѣ. Опредѣливъ однажды физическія примѣты объихъ галльскихъ породъ, мы безъ труда узнаемъ ихъ въ другихъ, нѣкогда принадлежавшихъ ихъ предкамъ земляхъ, если только онѣ сохранились тамъ въ достаточномъ количествѣ.

Начнемъ съ Англіи. Южную часть Великобританіи, въ объемъ, соотвътствующемъ нынѣшней Англіи въ собственномъ смысль, занимали, по Вашему митию, та же Кимры, которые владели стверною Галліею. Надобно теперь узнать, были ли у нихъ одинакіе внішніе признаки. Но въ Англіи господствуетъ мивніе, что потомство этого народа не существуєть болве. Я не считаю нужнымъ напоминать Вамъ о томъ, что было сказано мною въ началь этого письма; выводы, мною представленные, до такой степени согласны съ законами человъческой природы, что сами тотчасъ представятся Вашему разуму. Къ тому же вопросъ становится въ настоящемъ случав чисто фактическимъ и опирается на свидътельство чувствъ. Я Васъ могу увърить, что характеристическій типь народа, которому нівкогда принадлежала съверная Галлія, существуеть до сихъ поръ въ Англіи и что вообще онъ распространенъ по всему пространству саксонскихъ завоеваній. Онъ представляеть намь следовательно древнихь Британцевь, владетелей края до пришествія Саксовь. Вы называете ихъ Кимрами. Если о Британцахъ не говорится болье въ исторіи покоренныхъ Саксами земель, то это потому только, что у нихъ не было ни политической независимости, ни даже собственнаго гражданскаго быта. Они умерли для исторіи, особливо той, какую тогда писали, — но не погибли; остатки ихъ уцёлёли въ такихъ расмърахъ, какіе приличны великому, хотя постигнутому несчастіемъ народу. Я сказаль уже, что въ Англіи утвердилось мнівніе о совершенномъ истребленіи и изгнаніи тамошнихъ Британцевъ. Оно действительно основано на преувеличенныхъ извъстіяхъ льтописей; однако, при болье внимательномъ чтеніи этихъ памятниковъ, мы найдемъ въ нихъ признаніе, что остатки покореннаго народа были обращены въ тяжкое рабство. Общій ходъ европейской исторіи въ теченіи Среднихъ вѣковъ доставилъ снова низшимъ, образовавшимся изъ завоеванныхъ нѣкогда племенъ классамъ гражданскую свободу. Возвративъ по немногу, при содѣйствіи усиливавшейся промышленности, права свои, но утративъ прежнее имя, Британцы вступили во всѣ сословія общества. Успѣхи эти шли медленно; самое начало ихъ не было замѣчено, и потому гордость завоевателей и позоръ побѣжденныхъ не изгладились: многіе прямые потомки Британцевъ гордятся до сихъ поръ своимъ мнимымъ происхожденіемъ отъ Саксовъ или Нормановъ 18).

Мить остается упомянуть о Швейцаріи и стверной Италіи. Вы принимаете, на основаніи исторических свидітельствь, Гельветовь за Галловь; я не сомніваюсь въ истинів Вашего предположенія, потому что нашель у нынішних Швейцарцевь отличительные признаки галльскаго племени. Вы не говорите, что они были смішаны съ Кимрами. Я не въ праві утверждать, что это смішеніе существовало прежде, но могу доказать его на ділів въ настоящее время и притомъ въ такихъ разміврахъ, которые заставляють предполагать, что оно произошло уже давно. Нынішняя Швейцарія разділяется на дві неравныя части: одну восточную, гді, можно сказать, говорять только по німецки; другую южную и западную, въ которой такъ же господствуеть французскій языкъ, какъ въ самой Франціи; что весьма естественно, ибо населеніе вдвойні принадлежить Галліи, по признанному мною происхожденію оть Галловъ и Кимровъ.

Могли ли бы мы безъ предыдущихъ розысканій и открытыхъ нами фактовъ узнать Галловъ въ съверной Италіи, между Сикулами, Лигурійцами, Этрусками, Венетами, Римлянами, Готами и Лонгобардами? Но у насъ есть путеводная нить. Ваши изследованія и согласіе всехъ историковъ неоспоримо доказывають, что галльскія племена ніжогда владычествовали въ съверной Италіи между Альпами и Апеннинами. Мы находимъ тамъ ихъ постоянныя жилища при первыхъ лучахъ исторіи; самыя достов'врныя свидътельства представляють ихъ намъ со всъми признаками великаго народа, отъ древивнихъ временъ до поздивишихъ эпохъ Рима. Вотъ все, что мив нужно; мнъ нътъ надобности заниматься другими народами, которые послъ смъщались съ Галлами; не для чего говорить объ ихъ числительномъ отношенія, о свойств'в ихъ языка и продолжительности ихъ пребыванія въ Италія. Достаточно того, что Галлы тамъ жили въ большомъ числъ. Я видълъ черты ихъ соплеменниковъ въ Транзальнійской Галліи, и узнаю эти же черты въ Цизальпійской. Воть уже факть общій намь обоимь, относительно Италіи. Но такъ какъ Вы отличаете отдільныя отрасли одного и того же племени, я съ своей стороны долженъ допустить такое же раздъленіе. Вы отличаете въ Цизальпійской и Транзальпійской Галліи Галловъ и

<sup>18)</sup> Мы уже замітній, что когда дві породы живуть рядомъ на одной почві, то языкь самой многочисленной изъ двухъ не всегда получаеть перевісь, особливо въ тіхъ случаяхъ, когда річь идеть о небольшой части населенія, сохранивитей въ какомъ-нибудь углу свое древнее нарічіє. Въ княжестві Валлискомъ, гді были смішаны обі породы, типъ Кимровъ не такъ часто встрічается, какъ типъ Галловъ, которыхъ Вы принимаете за древнійшихъ обитателей Великобританіи.



Кимровъ. Я видъль Кимровъ не только въ техъ местахъ, которыя Вы имъ отводите, но въ другихъ, Вами не показанныхъ. Положимъ, -- не смотря на трудность сказать что - нибудь утвердительное о столь отдаленномъ времени,---что, въ эпоху своихъ первыхъ поселеній въ Италіи, Кимры и Галлы жили порознь, не соединяясь между собою. Изъ приведенныхъ Вами свидътельствъ видно однако, что они вмъстъ воевали противъ Римлянъ, и что, следовательно, смешение ихъ могло произойти уже тогда. Циспаданская Галлія была, по Вашимъ словамъ, во власти Кимровъ, которыхъ Вы изображаете какъ народъ чрезвычайно безпокойный, постоянно занятый далекими и опасными походами. При первомъ столкновеніи Римлянъ съ Галлами въ Италіи, Вы уже отличаете Кимровъ. Они были состаями Этруссковъ, отъ которыхъ ихъ отделяла незначительная для такого народа граница Апеннинскихъ горъ. Въроятно, что они неоднократно переходили черезъ нее, прежде чемъ заставили трепетать Римлянъ; можно также предположеть, что многіе езъ нихъ поселились среди Этруссковъ. Дівло въ томъ, что я нашель ихъ племенной типъ въ съверной Тосканъ и убъдился изъ наблюденія памятниковъ, что онъ существоваль уже въ древности. Вспомните, что съверная часть Италіи, лежащая между Альпами и Апенинами, составляеть обширную равнину, которую пересъкаеть ръка По. Если Кимры сначала заняли только Циспаданскую Галлію, то неужели война, которая всегда почти ведеть къ большимъ перемъщеніямь, и мирь, следствіемъ котораго бывають обыкновенно сближение и смъщение племень, не могли въ теченіи выковь разсівять этоть народь по всему пространству равнины. Ужась, наведенный грозившимъ нашествіемъ Аттилы, не заставиль ли большую часть населенія искать убъжища на островахь Адріатическаго моря, находящихся у устьевъ По, по берегамъ котораго издревле жили Кимры? Вы въроятно не забыли, что я находиль ихъ типь на старыхъ портретахъ и между теперешними жителями Венеціи.

Гораздо реже попадались мит въ стверной Италіи признаки другой, т. е. чисто галльской породы. Въ этомъ случать не можеть даже быть сравненія. Конечно, я не могь всего видіть и всего изслідовать, но по этому самому и долженъ указать на пробълы, находящіеся въ моихъ наблюденіяхъ. Изъ сказаннаго мною не следуеть заключать, что галльскій типъ ръдокъ въ Италіи; но въ чистоть и опредъленности своей онъ мнъ встръчался ръдко. Судя по странному замъчанію, сдъланному мною въ Миланъ, можно подумать, что онъ болье распространенъ, чьмъ мнь сначала показалось. Въ одной изъ миланскихъ книжныхъ лавокъ, я нашелъ календарь на одномъ листь, подъ названіемъ Lunario, съ картинкою, изображавшею два забавныя лица, которыя смѣялись другь надъ другомъ. Это были самыя върныя каррикатуры галльскаго типа, принадлежавшаго жившему здісь въ древности населенію. Характеристическія черты были изображены въ особенно-преувеличенномъ видъ, какъ бы съ намъреніемъ выставить существенныя отличія. Для полной противоположности между обоими типами показано даже различіе роста: фигура Кимра отличается высокимъ станомъ, а Галлъ средняго роста. Рисовальщикъ не думалъ, безъ сомивнія,

ни объ естественныхъ наукахъ, ни о древности, но онъ изобразилъ въ смѣшномъ видѣ фигуры, которыя у него часто были передъ глазами и представляли рѣзкую между собою противоположность. Я замѣчу при этомъ, что когда Римляне говорятъ, по поводу первыхъ войнъ своихъ съ этими племенами, о чрезвычайномъ ростѣ Галловъ, то рѣчь, по всей вѣроятности, идетъ только о Кимрахъ.

Они сначала обитали въ Циспаданской области, и такъ какъ они были ближе къ Римлянамъ, то прежде другихъ на нихъ напали. Голова галльскаго исполина, нарисованная на вывъскъ, находившейся на римскомъ форумъ, принадлежала этому племени. Когда Вы приводите въ Вашей исторіи свидѣтельство Римлянъ о высокомъ ростѣ Галловъ, Вы относите эти слова къ Кимрамъ, не ради физіологическихъ примътъ, которыя Вы вовсе не принимаете въ соображение, а вследствие историческихъ доводовъ, на которыхъ основано принятое Вами различіе. Я не зналь этихъ фактовъ, однако пришель съ своей стороны къ заключенію, что Кимры рѣзко отличались величиною отъ Галловъ, которые вообще были средняго роста. Древніе писатели упоминають о рості итальянских Галловь, Белговь, Галатовь; я нашель, что во Франціи, Англіи, Швейцаріи и Италіи высокій рость составляеть обыкновенную принадлежность типа, который, по Вашему указанію, я называю кимрекимъ. Итакъ этоть вившній признакъ такъ же существоваль въ древности, какъ онъ существуетъ въ наше время; такое сходство темъ более замечательно, что величина человеческого тела, по мивнію естествоиспытателей, легко подвергается измівненіямь. Приведенный мною фактъ не только любопытенъ самъ по себъ, но онъ поучителенъ, ибо служить къ объясненію кажущагося противортиія между разсказами древнихъ историковъ и тъмъ, что мы теперь находимъ во Франціи, гдъ ростъ ръдко бываеть выше средняго. Не разъ уже предлагали вопросъ: гдъ же ть великорослые Галлы, о которыхъ намъ говорятъ Римляне. Возстановивъ черту различія, проведенную природою, но сглаженную исторією, которая смъщала отрасли племени насъ занимающаго, мы устранимъ упомянутое противоръчіе.

Вотъ два ряда выводовъ — Вашихъ и моихъ — которые представляютъ нежданное и поразительное согласіе между собою. Они принадлежать двумъ разнымъ наукамъ, составляютъ результатъ изследованій, которыя съ объихъ сторонъ производились независимо; а между темъ, сравнивая ихъ, мы находимъ очевидное отношеніе. Итакъ мы оба шли къ одной цели, и наша встреча должна подкрепить наше убежденіе въ томъ, что мы нашли истину.

Вы могли замътить изъ моего разсказа, что у меня не было заранъе составленныхъ мнъній, когда я приступилъ къ моимъ наблюденіямъ; это обстоятельство весьма важно, потому что предупрежденные въ пользу какой нибудь идеи умы очень склонны къ самообольщенію. Противъ такой опасности у меня была оборона: я искалъ не неопредъленнаго сходства, но яснаго, существеннаго, основаннаго на точныхъ формахъ и размърахъ. Мъра, надлежащимъ образомъ прилагаемая, служитъ лучшимъ подкръпленіемъ, или опроверженіемъ мнъній.

Наблюденія, которыя я еще им'єю сообщить Вамъ, не касаются болье предмета Вашихъ изследованій; темъ не менее я думаю, что они обратять на себя Ваше вниманіе, потому что изъ нихъ можно вывести новыя отношенія между науками, которыми мы оба занимаемся. До сихъ поръ рѣчь шла у насъ о народахъ, населяющихъ значительную часть западной Европы, т. е. большую половину Италіи, часть Швейцаріи, Францію и Англію. Я теперь буду беседовать съ Вами о жителяхъ восточной Европы: о Славянахъ и Венграхъ. Хотя мић не случилось постить ихъ родину, однако у меня была полная возможность наблюдать ихъ отличительные типы. Войска австрійскаго императора въ королевствъ Ломбардо - Венеціанскомъ почти исключительно состоять изъ Силезцевъ, Чеховъ, Моравовъ, Поляковъ и Венгровъ. Во время моего пребыванія въ съверной Италін, я воспользовался случаемъ для изученія этихъ народовъ. Комендантъ, баронъ Свинбурнъ, приняль меня весьма в'яжливо и благосклонно, и не только позволиль ми'ь посъщать казармы и производить нужныя наблюденія, но даже разрішиль мнъ брать съ собою живописца, который долженъ быль снимать портреты съ указанныхъ мною лицъ. Эти приказанія были въ точности исполнены, и я нашель всв удобства, какихъ могь желать. Я прежде всего старался опредвлить тв черты, которыми каждое племя отличается оть другихъ. Австрійское начальство было такъ благосклонно ко миъ, что соединяло въ одномъ мъсть значительное число людей одного и того же происхожденія н языка. Я могъ, такимъ образомъ, наблюдать ихъ на досугъ, всматривался въ совожупность господствующихъ чертъ и сравнивалъ между собою различные народы. Но мив не удалось найти у нихъ отличительныхъ, племенныхъ признаковъ. Я вскоръ замътилъ, что многіе изъ этихъ людей походили другъ на друга, хотя были уроженцами разныхъ странъ, и наконецъ успъль отличить общій этимъ народамъ типъ. Я не думаю утверждать, что все славянскіе народы вылиты въ одну форму; но очевидно, что есть изв'ястныя характеристическія приміты, которыя часто повторяются у всіхть ихъ.

Очеркъ головы, взятый спереди, представляеть почти фигуру четвероугольника, потому что длина не многимъ превышаеть широту; макушка плоская, а направленіе челюсти горизонтальное. Нось короче разстоянія, отдѣляющаго его основаніе оть подбородка; онъ идеть почти прямо отъ переносицы, т. е. въ немъ нѣтъ опредѣленнаго сгиба. Тамъ, гдѣ такой сгибъ можно замѣтить, носъ является нѣсколько вогнутымъ, такъ что конецъ легко приподнятъ къ верху; нижняя часть довольно широка, оконечность закруглена. Глаза нѣсколько впалые, лежатъ на одной линіи, и когда въ нихъ есть нѣчто особенное, то они менѣе, чѣмъ имъ слѣдовало бы бытъ по общимъ размѣрамъ головы. Брови не густы и близко подходятъ къ глазамъ, особенно у внутренняго угла, отъ котораго они часто идутъ вкось. Невыдающійся ротъ съ довольно тонкими губами гораздо ближе къ носу, чѣмъ къ концу подбородка. Къ этимъ признакамъ надобно прибавить еще одинъ весьма странный, хотя общій всему племени, именно: рѣдкую, за исключеніемъ усовъ, бороду.

Таковъ типъ, повторяющійся съ большею или меньшею опредъленностію

у Поляковъ, Силезцевъ, Моравовъ, Чеховъ и венгерскихъ Славянъ. Онъ также весьма распространенъ въ Россіи. Я не видалъ самъ Русскихъ въ то время, но имълъ случай убъдиться въ моемъ предположеніи потомъ. Въ особенности полагаюсь я на свидътельство одного русскаго путешественника, который принялъ показанные ему мною рисунки, изображающіе другихъ Славянъ, за портреты русскихъ крестьянъ. Конечно, у этихъ народовъ существуютъ и другія очертанія головы, что я могъ замътить; но для опредъленія этихъ признажовъ съ цълью, какую я изложилъ выше, и для изслъдованія ихъ въ отношеніи къ вопросамъ, насъ занимающимъ, надобио было бы тъхать самому въ славянскія земли и употребить много трудовъ и времени.

Я однако воспользовался этими наблюденіями для уясненія одного темнаго историческаго вопроса. Германія, даже въ наше время, можеть относительно этнографіи быть раздівлена на двіз части: западную, занятую чистыми Германдами, и большую половину восточной, гдв населеніе смѣшанное изъ Германцевъ и Славянъ. При самомъ началъ историческихъ временъ Эльба разділяла эти два племени. Собственная Австрія, которой жители говорять только по нъмецки, лежить ниже Силезік, Моравіи и Богеміи съ одной стороны; выше Каринтів в Карніолів съ другой. Она, можно сказать, вставлена въ раму земель, которыхъ основное население есть славянское. Я заключилъ отсюда, что Австрія въ древности, до покоренія ся Германпами, принадлежала Славянамъ, быть можетъ съ примъсью какого нибудь другаго племени. Вся эта восточная полоса досталась Германцамъ вследствіе завоеванія. Нельзя ли предположить, что они смішались въ настоящей Австріи съ тамошними Славянами и истребили ихъ языкъ такъ, какъ на свверь они истребили языкъ Пруссовъ? Мнь хотьлось найти подтвержденіе моей догадки въ народномъ австрійскомъ типъ. Къ счастію, артиллерія состояла изъ настоящихъ Австрійцевъ. Я попросиль, чтобы мить показали уроженцевъ Въны и ея окрестностей, доказаннаго, по возможности, итмецкаго происхожденія. Ихъ собрали, и я тотчась отличиль два різко обозначенные типа: одинъ чисто славянскій, другой германскій. Для различенія ихъ между собою достаточно формы головы. Австрійцы съ славянскими прим'втами, безъ сторонних в примъсей, походили совершенно на портреты, списанные по моему порученію съ другихъ Славянъ.

Часть населенія Венгріи принадлежить, какъ я сказаль, къ славянскому племени. Сколько я могь зам'втить, широкая полоса этого края, захватывающая почти всю окружность и болье или мен'ве заходящая внутрь, заселена Славянами, т. е. племенемъ, которое носитъ на себ'в признаки, выше мною описанные, и говоритъ славянскимъ языкомъ. Среднія же части Венгріи занимаетъ другой народъ, у котораго языкъ совершенно особенный. Онъ слыветъ у нихъ мадьярскимъ; мы называемъ его венгерскимъ.

Если замѣчаніе мое вѣрно, то изъ него слѣдуетъ, независимо отъ свидѣтельства исторіи, что между Славянами поселилось племя, имъ чуждое. Извѣстно, что до нашествія варваровъ эти области были заселены Даками и пр. Но мы не знаемъ, какіе это были народы. Быть можетъ, они принадлежали къ той же породѣ, которая до сихъ поръ сохранилась въ тѣхъ

странахъ и занимаєть цілую половину Европы. Я предлагаю, впрочемъ, этотъ вопросъ мимоходомъ и не намівренъ посвящать ему дальнійшихъ розысканій.

Что же за народъ, или смъсь народовъ, господствуетъ нынъ въ средней Венгріи, называетъ себя Мадьярами и слыветъ у насъ подъ именемъ Венгровъ?

Я занимался этимъ вопросомъ со стороны отличій типа и пришелъ къ весьма любопытнымъ для меня выводамъ. Скажу Вамъ прежде всего, что большая часть населенія, слывущаго за мадьярское или за потомковъ древнихъ Венгровъ, принадлежитъ славянской породѣ. Я наблюдалъ людей, которыхъ родной языкъ былъ мадьярскій, и нашелъ между ними много такихъ, которые, не смотря на языкъ свой, чертами лица обличали славянское происхожденіе. Древніе Мадьяры конечно говорили не по славянски; я докажу также, что у нихъ были. совсѣмъ другія черты лица. Воть новое доказательство въ пользу мнѣнія, что Славяне нѣкогда обладали нынѣшнею Венгріею. Они соединились съ пришельцами и приняли ихъ языкъ: съ другой стороны часть Венгровъ, вслѣдствіе несоразмѣрнаго смѣшенія, утратила свой народный типъ. Политическое преобладаніе Венгровъ доставило господство ихъ языку; числительный перевѣсъ Славянъ упрочилъ существованіе ихъ типа.

Я долго и напрасно искаль между австрійскими войсками совокупности физическихъ признаковъ, отличныхъ отъ виденныхъ мною дотоле и приложимыхъ въ древнимъ Венграмъ, или какому нибудь другому племени, поселившемуся, по свидътельству исторіи, въ той странь. Мнъ пришло наконецъ въ голову то, что я самъ видълъ въ другихъ мъстахъ и слышаль въ Миланть отъ одного итальянскаго ученаго, путешествовавшаго въ Венгріи. Онъ встретиль въ средней части края Венгровъ небольшаго роста и особеннаго вида, которыхъ считалъ потомками древнихъ завоевателей, т. е. Гунновъ или Мадьяровъ. При осмотръ тюрьмы (bagne) въ Венеціи, мнъ показали нъсколько Венгровъ, изъ которыхъ одинъ, ростомъ ниже средняго, поразиль меня своей наружностію. Я не могь не вскрикнуть: воть Гунеъ! извините меня за это преждевременное восклицаніе. Вы увидите, что оно было не совсъмъ неосновательно. Мои воспоминанія навели меня навонецъ на настоящую дорогу. При наблюденіяхъ моихъ въ миланскомъ замкъ, о которыхъ я отдалъ Вамъ отчетъ, я имълъ предъ собою только гренадеровъ и вообще великорослых солдать. Я спросиль: нъть ли Венгровъ небольшаго роста. Мив показали одного; другихъ не было. Однако, я, къ великому удовольствію моему, узналь тоть же складь головы, который поразиль меня въ Венеціи. Черты были менъе ръзки, но сходство было очевидное. Тогда мив указали на казармы Св. Франциска, гдв было много Венгровъ такого роста, какой мнв быль нужень. Я тотчась туда отправился, и благодаря любезности начальства, по распоряжению котораго люди были собраны, получиль возможность удостовъриться въ частомъ повтореніи искомаго типа. Ожиданія мои не были обмануты: я нашель его съ большими нли меньшими измененіями на всехъ представившихся мне лицахъ. Я вы-

Digitized by Google

браль, для снятія съ него портрета, Венгра изъ окрестностей Дебречина. напоминавшаго формы и пропорціи, видінныя мною въ Венеціи. Когда живописецъ принялся за работу, за солдатомъ пришель унтеръ-офицеръ и вызваль его. Такое приказаніе показалось мив сначала страннымь: но потомъ, когда мит объяснили поводъ къ нему, я нашель, что оно было довольно основательно. Меня обвиняли въ выборъ самаго безобразнаго изъ солдать, котораго вездв считали за урода, представителемь венгерскаго народнаго типа. Правда, что онъ былъ не красивъ; но онъ представляль типъ по всей чистоть его, и я не могь упустить случая. Къ счастію у меня были средства къ оправданію. Я послаль офицерамь портреты нісколькихь прекрасныхъ собою Венгровъ, которые по моему желанію были срисованы въ замкъ, съ означеніемъ ихъ именъ и мъста рожденія. Я поручиль сказать имъ при томъ, что послъдній выборь мой паль на безобразнаго человъка потому только, что я принимаю его за потомка древеяго, поселившагося между ними племени. Доводы мои были хорошо приняты и доставили мив позволение кончить портреть.

По описанію типа, Вы можете, М. Г., судить объ его разкомъ характер'в и о трхь следахь, какіе онь должень быль оставить въ своихъ естественныхъ видоизмъненіяхъ или помъсяхъ. Голова круглая, лобъ мало развитый, низкій и уходящій назадъ: положеніе глазь косое, такъ что вившній уголь приподнять къ верху; нось довольно короткій и сплюснутый, ротъ выдается впередъ; губы широкія; шея очень толстая, вслідствіе чего задняя часть головы кажется плоскою и какъ бы образуеть прямую линію сь затылкомъ; борода жидкая; рость малый. Вы согласитесь теперь, что восклицаніе, вырвавшееся у меня при вид'в Венгра въ Венеціи, было отчасти оправдано воспоминаніями, вызванными во миж безобразіемъ этого лица и именемъ его родины. Конечно, отсюда нельзя еще заключать о тождествъ этого типа съ гуннскимъ; но у меня есть въ запасъ другіе доводы, столь сильные, что послѣ нихъ не можеть остаться никакого сомнѣнія. Мой портреть писань съ натуры; я не заимствоваль ни одной черты изъ книгь; я даже не заглядываль въ нихъ въ то время. Сравнимъ же составленное мною описаніе съ древними свид'ьтельствами о Гуннахъ, которыя собраны г. Демуленомъ. Вотъ что Прискъ говорить объ Аттилъ: онъ быль маль ростомъ; грудь у него была широкая; голова чрезмърно большая; глаза маленькіе; борода ръдкая; нось сплюснутый; цвіть лица смуглый. У Амміана Марцеллина находимъ еще одну черту: Гунны старъютъ безъ бороды; у нихъ всъхъ члены широкіе и кръпкіе, шея толстая. Іорнандъ представляеть почти полное описаніе Гунновъ. Они, по его словамъ, безобразны, смуглы, малорослы; глаза у нихъ небольшіе и расположены криво; носъ сплюснутый; безбородое лице походить на безобразный комъ мяса.

Вотъ точныя, подробныя и совершенно согласныя между собою описанія. Сравните ихъ съ тъмъ, что я сказаль объ одномъ изъ типовъ, нынъ существующихъ въ Венгріи. Слова мои могутъ быть приняты за древисе описаніе Гунновъ. Съ другой стороны, приведенныя мною свидътельства древнихъ писателей примъняются съ небольшими измъненіями къ породъ

людей, еще живущей въ Венгріи. Я не упомянуль о цвѣтѣ кожи, потому что не нашель въ немъ ничего особеннаго; къ тому же эти оттѣнки цвѣта переходчивы и съ трудомъ сохраняются, какъ я замѣтиль выше <sup>14</sup>).

Итакъ теперь достовърно, что у древнихъ Гунновъ быль тотъ же типъ, который я встрътиль у Венгровъ. Отсюда слъдуеть, что часть нынъшняго венгерскаго населенія происходить отъ Гунновъ; иначе надобно будеть принять поселеніе въ этомъ краю другаго народа. За нашествіемъ Гунновъ въ 5-мъ стольтіи (собственно въ 4-мъ) слъдовало мадьярское въ 9-мъ. Мы можемъ убъдиться въ сходствъ или различіи внъшнихъ признаковъ у этихъ двухъ народовъ только при пособіи тъхъ началь, которыя были выставлены мною во введеніи къ этому письму, при изложеніи общихъ понятій.

Надобно узнать, въ какой степени описанный нами гуннскій типъ господствуеть вь той части нынъшняго венгерскаго населенія, которая говорить по мадьярски. Личныя мои наблюденія доказывають его существованіе и даже заставляють предполагать, что онь весьма распространень. Я не утверждаю, что онь существуеть во всей чистоть своей; но его можно узнать при большихъ или меньшихъ измененияхъ въ помесяхъ, отъ него происходящихъ. Свидътельство двухъ знаменитыхъ естествоиспытателей убъждаеть меня въ этомъ окончательно. Проважая черезъ Женеву, я показаль мое собраніе портретовъ г. Декандолю, принимающему живое участіе въ этой отрасли естественныхъ наукъ, на которую онъ обращалъ постоянное внимание въ своихъ путешествіяхъ. Просмотр'явь рисунки, изображавшіе славянскія племена, онъ съ перваго взгляда узналь фигуру малорослаго Венгра, который служиль мнв типомъ, и сказаль, что въ самой Венгріи она встръчается очень часто. Г. Бёданъ (Beudant), совершившій, какъ Вамъ извъстно, минералогическое путешествіе въ тоть край, обратиль вниманіе на множество предметовъ, между прочимъ на человіческія породы; онъ также призналъ показанное ему мною изображение за мадьярское, или чисто венгерское. Онъ замътилъ только, что верхняя округлость головы слишкомъ сглажена, но что, впрочемъ, существенные признаки отъ этого не измънились.

Этотъ типъ въ чистотъ своей и смъшеніяхъ слишкомъ распространенъ и потому не можеть, на основаніи изложенныхъ нами общихъ началь, быть принять за исключительно гуннскій. Какъ ни многочисленно было это племя при вторженіи своемъ въ Европу, которой оно стало бичемъ, оно потомъ разсѣялось и понесло значительныя утраты; паденіе ихъ государства, вскорѣ послѣ смерти Аттилы, не мало содѣйствовало къ уменьшенію ихъ числа. Говорять даже, что они были совершенно истреблены въ то время; но мы знаемъ, какъ должно принимать подобныя выраженія. Надобно думать, что національныя черты Гунновъ были сохранены и распространены Мадьярами въ 9-мъ вѣкѣ.

<sup>14)</sup> Суди по дошедшимъ до насъ свъдъніямъ, Гунны были смуглаго или темно-желтаго цвъта. Большая голова Аттилы могла быть его личною особенностію. У того Венгра, котораго я видълъ въ Венеціи, голова была нъсколько велика для его роста, но я не знаю, можно ли считать эту черту общею принадлежностію типа.



Сильное впечативніе, произведенное наружностію Гунновъ на народы, застигнутые ихъ нашествіемъ, объясняется, сверхъ страшнаго безобразія пришельцевъ, еще и темъ, что эта наружность была совершенно чужда не только европейскимъ, но даже извъстнымъ въ то время азіатскимъ племенамъ. Нечего, следовательно, удивляться тому, что современные летописцы описали черты столь різкія и отличительныя съ точностію, какой можно было бы требовать отъ новыхъ натуралистовъ. Васъ въроятно поразило сходство ихъ изображеній съ составленнымъ мною описаніемъ части нынішняго населенія Венгріи; но сходство это простирается, ни мало не ослабъвая, еще далье, до другихъ весьма отдаленныхъ народовъ. Вы, безъ сомевнія, согласитесь со мною, хотя и не занимаетесь отдъльно этими вопросами. Кому не извъстно особенное устройство головы, которымъ отличается великая отрасль рода человъческого, названная именемъ монгольской. Тождество ея съ гуннскою очевидно и не требуетъ для подтвержденія знаній естествоиспытателя. Мить не нужно ссылаться на славное имя Палласа, который узналь въ описаніяхъ Гунновь древними писателями признаки монгольской породы, ни приводить въ свидетели г. Демулена, который изъ такого же сравненія вывель ті же заключенія.

Доказавъ сходство, мы должны извлечь изъ него полезные для науки выводы. Въ основаніе мы положимъ нѣсколько новыхъ фактовъ и соображеній.

Вы знаете, что монгольскій типъ принадлежить не одному народу этого имени, а множеству другихъ, обитающихъ въ восточной Азіи. Онъ до такой степени распространенъ тамъ, что, по всъмъ собраннымъ мною свъдъніямъ, господствуетъ почти во всей восточной половинъ этой части свъта. Переръзавъ Азію вертикальною линіею, проходящею между обоими Индійскими полуостровами у устьевъ Гангеса, Вы раздълите ее на двъ почти равныя между собою половины. Эти половины представляютъ такія же ръзкія различія въ своемъ географическомъ положеніи, какъ и въ наружномъ видъ племенъ, ихъ населяющихъ. Почти на всъхъ обитателяхъ восточнаго отдъла лежитъ одинъ общій имъ отпечатокъ: голова у нихъ круглая, лобъ мало развитъ и загнутъ назадъ, носъ сплюснутый, скулы выдаются впередъ, ротъ нъсколько выпуклый, губы толстыя, борода ръдкая, ростъ средній или малый. Черты племенъ, населяющихъ вторую половину, представляютъ въ совокупности признаковъ своихъ родственное сходство съ европейскими. Поэтому мнъ нъть надобности ихъ описывать.

Я вовсе не думаю утверждать, что проведенная нами мыслено линія совершенно раздівляеть двіз большія семьи человізческаго рода. На западъ отъ нея, мы найдемъ рядъ народовъ, совершенно сходныхъ съ монгольскою породою. Ихъ можно встрівтить не только на крайнихъ преділахъ Азіи, но даже въ Европії. Однако они такъ незначительны числомъ въ сравненіи съ облегающею ихъ массою остальнаго, вовсе непохожаго на нихъ населенія, представляють столь поразительное сходство съ жителями восточной Азіи и тянутся такою непрерывною цібпью отъ этихъ обширныхъ пространствь, что мы не можемъ не отнести туда ихъ колыбели. Такой выводъ, извлечен-

ный изъ естественныхъ наукъ, вполнъ подтверждается историческими преданіями и сравненіемъ языковъ, возводящими къ одному и тому же источнику всв народы монгольскаго типа, разсвянные по западной Азіи и сосвднимъ частямъ Европы. Не подлежить сомнанію, что всю ватви этого племени, находимыя въ западной Азіи и въ Россіи, вышли изъ одного гитада. Но что скажемъ мы, сдълавъ еще шагь впередъ и встретивь те же общія черты у части жителей Венгріи? По аналогіи фактовъ, изложенныхъ нами выше, не въ правъ ли мы заключить изъ такого сходства о единствъ происхожденія, не справляясь ни съ языкомъ, ни съ преданіями, ни съ исторією Мадьяровъ? Этотъ родъ наведенія не въ состояніи однако привести насъ къ дальнъйшимъ результатамъ: онъ не можетъ открыть намъ ни времени переселенія ихъ предковъ, ни странъ ими занятыхъ или пройденныхъ, ни обстоятельствъ ихъ исторіи, предшествующихъ ихъ появленію въ Венгріи. Мы должны искать въ другихъ наукахъ разръшенія этихъ вопросовъ. По словамъ ученыхъ филологовъ, основа мадьярскаго языка есть финиская; но физическіе признаки настоящихъ Финновъ совствиъ другіе. Сравненіе наот информации и на противодить на разнымъ, но не противоположнымъ между собою выводамъ. Въ настоящемъ случав мы находимъ, что часть нывъшняго населенія Венгрів пришла первоначально изъ восточной Азів и что, съ другой стороны, она находилась въ тесной связи съ финискими племенами, отъ которыхъ заимствовала свой языкъ еще до пришествія своего на новую родину. Подтверждаеть ли исторія такое происхожденіе Мадьяровъ и последующія ихъ отношенія? Мы должны были бы принять и то и другое даже безъ ея положительныхъ свидътельствъ, но она, какъ Вамъ изв'єстно, обратила вниманіе на этотъ великій вопрось и собственнымъ путемъ пришла къ такимъ же заключеніямъ, какъ и мы. Задача была трудная. Дегинь, въ своихъ изследованіяхъ о народахъ восточной Азіи, показалъ намъ первобытныя жилища Гіонгь-ну, ихъ могущество и упадокъ; онъ прослъдиль ихъ странствованія и сношенія съ финискими племенами и наконецъ узналь ихъ въ тъхъ Гуннахъ, которые овладъли Венгріею (9).

Такимъ образомъ, исторія указываєть намъ на восточную Азію, какъ на колыбель народа, поселившагося въ Венгріи, и котораго предки были тісно связаны съ Финнами. Она, слідовательно, согласна съ физіологією относительно ихъ происхожденія и съ сравнительнымъ языков'ядініемъ въ вопросі объ ихъ отношеніи къ Финнамъ.

Если бы исторія всегда была въ состояніи находить при пособіи памятниковъ, ей одной принадлежащихъ, достов'врное начало и кровную связь народовъ, то мы не им'єли бы надобности въ дополнительныхъ объясненіяхъ другихъ наукъ. Но восходя къ этимъ вопросамъ, она часто подвергается опасности сбиться съ прямой дороги, и ея заключенія нер'єдко оставались бы сомнительными безъ новыхъ доводовъ, почерпнутыхъ изъ чуждыхъ ей источниковъ. Къ этому разряду принадлежатъ изсл'єдованія Дегиня о Гуннахъ. Они пріобр'єли сначала общее дов'єріе, но потомъ, всл'єдствіе усп'єховъ исторической критики, подверглись сомн'єнію. Абель Ремюза, котораго приговоръ им'єть большой в'єсъ, сл'єдующимъ образомъ отозвался о мн'є-

ніяхъ Дегиня: ихъ можно защищать, но трудностей много, и предметь вообще требуеть новаго пересмотра. Въ этомъ именно и состоить занимательность нашихъ розысканій. Съ одной стороны Дегинь, исходя изъ Монголіи, думаеть слідить за однимъ и тімъ же народомъ въ его далекихъ странствованіяхъ и сношеніяхъ съ Финнами до прихода въ Венгрію; съ другой я узнаю, по отличительнымъ и різкимъ признакамъ породы, въ той части нынішняго населенія Венгріи, которая говорить финнскимъ нарічіемъ, потомковъ племени, вышедшаго изъ восточной Азіи. Но я иду еще даліве. Я нахожу, что этотъ типъ распространенъ въ такомъ количестві, что его нельзя считать исключительною принадлежностію Гунновъ и ихъ потомства, но что онъ быль у нихъ общій съ древними Мадьярами, народомъ, по языку близкимъ съ Финнами и поселившимся въ Венгріи четыре столітія послів Гунновъ. На этомъ основаніи я утверждаю, что между Гуннами и Мадьярами существовала родственная кровная связь.

По мадъярскимъ преданіямъ, вождь ихъ Арпадъ, который привель ихъ въ Венгрію, происходиль отъ Аттилы. Народное преданіе подтверждается въ этомъ случать свидътельствомъ физіологіи. Что касается до собственно финискаго типа, то онъ въроятно существуетъ въ томъ же населеніи, но еще не былъ описанъ, и я не имълъ случая изучить его.

Изъ сравненія языковъ, съ цѣлью составить ихъ классификацію, въ Германіи возникла въ наше время цѣлая наука лингвистики. Вамъ извѣстна важность этой науки при рѣшеніи многочисленныхъ историческихъ вопросовъ, ибо Вы сами пользовались ею съ успѣхомъ. Она равно занимательна и для физіолога, потому что обращаетъ его мысль на великія задачи и служитъ ему проводницею въ его изслѣдованіяхъ о сродствѣ народовъ, хотя сродство языковъ не всегда совпадаеть съ близостію породъ. Впрочемъ, оно очень часто ей соотвѣтствуетъ.

При сравненіи языковъ почти исключительно разсматриваются: ихъ лексикографическое содержаніе, т. е. слова; способъ употребленія этихъ словъ, составляющій предметь грамматики, и духъ языковъ, — выраженіе не достаточно опредъленное и ясное, вслъдствіе чего я не буду на немъ останавливаться. Вниманіе филологовъ было также обращено и на произношеніе, но вообще имъ слишкомъ мало занимались. Такъ какъ оно нъкоторымъ образомъ принадлежитъ къ области физіологіи, то изъ него можно извлечь нъсколько соображеній относительно нашего предмета. Вотъ почему я не терялъ его изъ виду при изучени породъ и дошелъ до результатовъ, которые не лишены занимательности. Начнемъ съ фактовъ общеизвъстныхъ. Взрослый человекъ можеть научиться правильно говорить на иностранномъ языке, но ему не такъ легко будетъ усвоить себъ надлежащее произношеніе. Ръчь его будеть согласна съ грамматикою и обычаемъ, слогъ правиленъ и чистъ, но ему не удастся воспроизведение звуковъ въ должной чистотъ. По строенію фразы, онъ можеть показаться туземцемъ, но выговоръ почти всегда обличить иностранца. Употребляя слова и обороты чужаго языка, онъ сохранить часть звуковъ, свойственныхъ его родному. Онъ положитъ ударенія не на тоть слогь, или замінить звукь для него непривычный и трудный другимъ, болѣе ему знакомымъ. Если бы онъ даже захотѣлъ отказаться совершенно отъ роднаго языка и забыть его, то въ голосѣ его сохранятся неизгладимые слѣды прежней рѣчи, по которымъ можно будетъ узнать его происхожденіе. Нѣтъ болѣе общаго и вѣрнаго способа отличить иностранца отъ туземца. Такимъ образомъ у отдѣльнаго человѣка выговоръ и особенности удареній переживаютъ слова и обороты забытаго имъ языка. Тоже самое, и еще въ большей степени, можно сказать о цѣломъ народѣ. Лице можетъ до безконечности разнообразить свои отношенія къ той средѣ, въ которую оно перенесено; цѣлому народу это невозможно.

Случается, что народъ принимаетъ новый языкъ отъ небольшаго числа пришельцевъ; но по недостатку непосредственныхъ сношеній, ему трудно усвоить себѣ вполиѣ и передать въ чистотѣ чуждое ему слово. Оно искажается въ отдѣльныхъ выраженіяхъ, оборотахъ и выговорѣ своемъ. Принимая иностранный, живой языкъ, народъ поступаетъ съ нимъ такъ же, какъ мы поступаемъ съ мертвыми языками. Каждый произноситъ ихъ по своему: не трудно отличить въ этомъ случаѣ Англичанина, Француза, Нѣмца, Итальянца или Испанца. Перемѣнивъ языкъ, народъ передаетъ своимъ потомкамъ часть первоначальнаго произношенія, котораго слѣды не стираются въ продолженіи многихъ вѣковъ, и при всемъ своемъ разнообразіи, могутъ служить признакомъ общаго происхожденія. Я обязанъ знаменитому Меццофанти, съ которымъ имѣлъ случай познакомиться въ Болоньѣ, подтвержденіемъ моихъ, заимствованныхъ изъ другихъ источниковъ мнѣній объ англійскихъ Британцахъ.

Самое ръзкое отличіе англійскаго языка отъ другихъ, употребительныхъ въ новой Европъ, заключается въ чрезвычайной неправильности выговора. Познакомившись съ основными звуками какого-нибудь другаго языка, можно, при пособіи н'вкоторыхъ правилъ, довольно хорошо произносить слова, даже не понимая ихъ значенія. Правильное произношеніе англійскихъ словъ возможно только при совершенномъ знаніи языка. Говоря со мною, Меццофанти сказаль, что это свойство англійскаго языка досталось ему въ наслідство оть галльскаго. Мнъ не зачъмъ было спрашивать его о томъ, какимъ путемъ совершилась эта передача, потому что мнъ такъ же, какъ ему, извъстно было отношение Британцевъ къ Галламъ. Такимъ образомъ онъ сообщиль мив новое и нежданное доказательство въ подкрыпленіе другихъ фактовъ, убъдившихъ меня въ томъ, что Британцы не переставали существовать на англійской почв'ь, посл'в покоренія ея Саксами. Племя ихъ считали вымершимъ. Но филологъ узнаетъ ихъ потомковъ по звукамъ голоса, такъ какъ я узнаю ихъ по чертамъ лица. Этихъ доводовъ, кажется, достаточно.

Къ сожалѣнію Меццофанти, превосходящій всѣхъ современниковъ изумительнымъ знаніемъ языковъ, таитъ отъ насъ основу своего знанія. Онъ обязанъ имъ не огромной памяти своей и не врожденной, можно сказать, способности замѣчать и удерживать въ головѣ отдѣльныя слова и ихъ сочетанія, но уму въ высокой степени аналитическому, который проникаетъ въ духъ языковъ и усвоиваетъ его себѣ. Онъ самъ сказалъ мнѣ, что болѣе

изучаеть духъ, чѣмъ букву. Что мы знаемъ о духѣ языковъ? Почти ничего. Если бы Меццофанти сообщиль памъ результаты своихъ наблюденій, изъ нихъ образовалась бы, быть можеть, новая наука.

Изъ его словъ видно, какое вліяніе можеть им'єть на произношеніе новаго языка другой, давно умершій, и какою прочностію и живучестію одарены звуки повидимому летучіе и преходящіе.

Наблюденія, сдівланныя мною надъ нарівчіями сівверной Италіи, доставять намъ еще одинъ примівръ.

Нарѣчія генуезское, піемонтское, миланское и бресчіанское принадлежать сѣверной Италіи, т. е. тѣмъ самымъ мѣстамъ, гдѣ нѣкогда жили Галлы. При всемъ разнообразіи, у нихъ есть общіе всѣмъ признаки, которыми они существенно отличаются отъ нарѣчій южной Италіи. Нельзя ли найти въ этихъ общихъ и характеристическихъ чертахъ остатковъ прежняго, т. е. галльскаго языка? Удостовѣриться въ этомъ не трудно. Поселившіеся по обѣимъ сторонамъ Альповъ Галлы, отказавшись отъ собственнаго языка въ пользу латинскаго, должны были измѣнить послѣдній сообразно съ началами, которыя изложены нами выше. Мы сравнимъ эти обѣ отрасли галльскаго племени сначала относительно выговора, признака чрезвычайно важнаго для того, кто умѣетъ его цѣнить, и съ измѣненіемъ котораго искажается весь языкъ.

Французы, по крайней мърѣ Парижане, утверждаютъ, что у нихъ нътъ особенности выговора, то-есть они не возвышаютъ голоса и не кладутъ удареній преимущественно на извъстные слоги. Тъмъ не менъе у нихъ есть такая особенность, которую люди хорошаго общества стараются, по возможности, не давать чувствовать. Удареніе полагается вообще на послъдній слогь; простой народъ значительно возвышаеть при этомъ голосъ, въ особенности сельскіе жители въ цълой Франціи. На обороть, настоящіе Итальянцы отбрасывають удареніе на предпослъдній слогь; гласная, которою оканчивается слово, представляеть латинское склоняющееся окончаніе. Французы, замыкая слово удареніемъ, сократили его. Таково направленіе языка даже въ тъхъ словахъ, гдѣ за удареніемъ слъдуеть еще слогь; въ такомъ случаѣ онъ не выговаривается и его по справедливости называютъ нѣмымъ.

Это свойство, сообщенное транзальпинскими Галлами принятому ими латинскому нарѣчію, доведено, кажется, до еще большей степени у ихъ цизальпинскихъ соплеменниковъ. Когда я пріѣхалъ въ Италію черезъ Піемонтъ, меня приводила въ отчаяніе привычка жителей сокращать латинскія слова, ставя удареніе на послѣднемъ слогъ. Слова мнѣ весьма извѣстныя подвергаются тамъ такимъ усѣченіямъ, что я не успѣвалъ ихъ разслушать.

Изъ всъхъ свойствъ языка, ударенія, не смотря на свою важность, наименѣе обращають на себя вниманіе, и потому мы перейдемъ къ другимъ болѣе замѣтнымъ признакамъ. Въ французскомъ языкѣ есть нѣсколько звуковъ, которыми онъ существенно отличается отъ кореннаго итальянскаго. Въ томъ числѣ французское U. Вамъ извѣстно, какъ трудно южнымъ Итальянцамъ выговорить этотъ звукъ, котораго у нихъ не существуетъ. Онъ могъ бы служить для нихъ тѣмъ, чѣмъ шибболетъ былъ для Іудеевъ. Однако принадлежащее Транзальпинской Галліи U произносится и въ Цизальпинской, отъ западныхъ Альповъ до ръки Минчіо, въ наръчіяхъ генуезскомъ, піемонтскомъ, миланскомъ, бресчіанскомъ и т. д. Въ этихъ же наръчіяхъ мы находимъ даже французское еи, выраженное тъми же буквами, еще болье трудное для Итальянца, чъмъ U. Есть слова, въ которыхъ оно звучить такъ, какъ въ французскихъ feu, реи, цеиf и т. д. Если бы намъ не было извъстно происхожденіе этихъ народовъ, то можно было бы подумать, что они заимствовали приведенные нами звуки. Но они были сами Галлы и потому не имъли надобности въ такомъ заимствованіи. Принявъ латинскій языкъ, Галлы, жившіе по объимъ сторонамъ Альповъ, видоизмънили его по однимъ и тъмъ же началамъ. Другая особенность французскаго выговора относительно итальянскаго заключается въ богатствъ и разнообразіи такъ называемыхъ носовыхъ звуковъ. У Итальянцевъ, живущихъ къ югу отъ Аппенинскихъ горъ, этихъ звуковъ нътъ вовсе. Въ наръчіяхъ съверной Италіи они встръчаются очень часто.

Я собраль много другихъ фактовъ такого рода, но не считаю нужнымъ приводить ихъ, полагая, что сказаннаго уже достаточно.

Не могу оставить Италіи, не упомянувъ о небольшомъ народъ, котораго предки, говорять, играли великую роль въ исторіи и особенно занимають Васъ. Въ горахъ между Виченцою и Вероною живетъ иноплеменное населеніе. Его принимають за остатокъ разбитыхъ Маріемъ Кимвровъ. Ихъ называють даже этимъ именемъ, а также жителями семи или тринадцати общинъ, смотря по провинціи. Знакомство съ ними было для меня заманчиво во всъхъ отношеніяхъ, и потому я принялъ намереніе посетить ихъ если можно лично, или по крайней мъръ собрать о нихъ самыя точныя свъдънія. Говорять, что какой-то датскій принць быль у нихь и узналь своихь соплеменниковъ. Если они въ самомъ деле говорятъ датскимъ наречиемъ и происходять оть Кимвровь, которые сражались съ Маріемъ, то ихъ нельзя смъщивать съ отраслію Галловъ, которую Вы называете кимрскою. Въ противномъ случав надобно предположить, что они перемвнили языкъ еще во времена Марія, съ чемъ Вы конечно не согласитесь. Не добажая еще до тьхъ мьсть, гдь они живуть, я убъдился, что ихъ нельзя считать за выходцевъ изъ Херсонеса Кимврійскаго. Въ Болонь Меддофанти показалъ мить написанную на ихъ языкт молитву Господню. Судя по образцу, наръче это вовсе не датское, а нъмецкое, до такой степени чистое и легкое, что я не нашель ни одного непонятнаго мив слова. Когда я прівхаль въ Виченцу и потомъ въ Верону, время года не благопріятствовало путешествію въ горы. Ледъ, снівга и дурныя дороги заставили меня отказаться оть моего намівренія. Молодой веронскій графь Орти въ нівкоторой степени вознаградилъ меня за эту неудачу, приказавъ отыскать въ городъ нъсколько изъ этихъ горцевъ, которые часто тамъ бываютъ. Мив доставлена была возможность ихъ видеть и говорить съ ними. Не позволяя себе никакихъ заключеній о ихъ наружномъ видь, по причинь малаго числа видыныхъ мною лицъ, я могу сказать мое митине объ ихъ языкт. Я заговорилъ съ однимъ изъ нихъ по нъмецки: онъ отвъчалъ мнъ по своему, и мы совершенно понимали другъ друга. Я удостовърился окончательно, что ихъ наръчіе отнюдь не скандинавское, а нъмецкое.

Эти соображенія, извлеченныя изъ сравненія языковъ, достаточно доказали мив, что горцы, о которыхъ здесь идеть речь, не могутъ быть потомками Маріевыхъ Кимвровъ. Миъ еще не были извъстны историческія изследованія, изданныя въ то время графомъ Джіованелли объ этихъ мнимыхъ Кимврахъ <sup>15</sup>). Графъ Орти быль такъ любезенъ, что сообщиль ихъ миъ. Впослъдствіи докторъ Лабю доставиль миъ экземпляръ этой книги. Графъ Джіованелли, руководимый побужденіями, сходными съ тъми, которыя я изложиль выше, и другими, о которыхь я умалчиваю, искаль въ писателяхъ, принадлежащихъ временамъ упадка Римской имперіи, слѣдовъ нъмецкаго народа, поселившагося въ съверной Италіи до пришествія Лонгобардовъ. Онъ нашель достовърныя свидътельства объ этомъ событіи, съ точнымъ опредълениемъ времени, обстоятельствъ и причинъ. Въ панегирикъ Эннодія Теодориху Остготскому находятся слідующія слова: "Ты приняль безъ ущерба для римскихъ землевладъльцевъ въ предълы Италіи цълое племя Аллемановъ, которые, лишившись по собственной винъ прежняго короля своего, пріобръди такимъ образомъ новаго. Племя, постоянно грабившее наши области, стало стражемъ Римской имперіи; бъгство изъ родины обратилось ему вь пользу, ибо оно нашло себъ у насъ болье богатую землю". Письмо, написанное Кассіодоромъ отъ имени Теодориха, короля Остготскаго, къ Хлодвигу, королю Франковъ, объясняетъ причины и обстоятельства, при которыхъ совершилось это переселене Аллемановъ: "Побъдоносная десница ваша покорила племена Аллемановъ, пораженныя уже другими тяжкими для нихъ событіями и проч. Остановите напоръ вашъ противъ изнуренныхъ остатковъ, ибо они пріобрѣли право на пощаду, потому что, какъ сами видите, бъжали подъ защиту вашихъ родственниковъ. Будьте милосерды къ тъмъ, которыхъ страхъ заставиль укрыться въ нашихъ владеніяхъ... Достаточно и того, что царь ихъ паль вместе съ гордынею своего народа" 16).

Отсюда ясно, что мнимые Кимвры суть южные Германцы, принадлежавшіе къ союзу Аллемановъ, которыхъ имя распространилось потомъ на всѣ племена германскія. Такимъ образомъ опровергается сильное возраженіе противъ родства, предполагаемаго Вами между Кимврами и Кимрами (10). Впрочемъ, изслѣдованія мои о физіологическихъ признакахъ народовъ не имѣютъ ничего общаго съ этою частію Вашей исторіи и совершенно отъ нея независимы.

Я исполнить объщанія, высказанныя мною въ началь этого письма и въ самомъ заглавіи, доказавъ, что у народовъ, которыхъ я имътъ случай наблюдать, существують опредъленные типы, переходящіе отъ одного покольнія къ другому. Выводы мои подтверждаются свидътельствами исторіи.

<sup>15)</sup> Delle origine delle sette et tredici communi e d'altre popolazioni Allemane abitanti fra l'Adige e la Brenta nel Trentino nel Veronese e nel Vicentino. Memoria del Bened. Giovanelli. Trento, 1828.

<sup>16)</sup> Cassiod. Variar. 11. 41.

Я постановиль начала и приложиль ихъ къ народамъ, занимающимъ большую часть Европы; всъми силами стараясь найти истину, я не позволялъ себъ ръзкихъ, догматическихъ приговоровъ и не отступалъ отъ осторожности, необходимой при обсужденіи предмета столь новаго и труднаго. Поэтому смъю надъяться, что мои убъжденія будуть приняты Вами, и что они возбудятъ участіе не въ однихъ Васъ. Я могъ бы распространить объемъ моей статьи, увеличивъ число приводимыхъ доказательствъ, но вопросъ отъ этого не сталъ бы яснъе. Къ тому же я берегъ время моихъ читателей. Предметы, обращающіе на себя и дробящіе ихъ вниманіе, такъ многочисленны и разнообразны, что писатель долженъ заботиться о краткости изложенія. Иначе его не станутъ читать. Вотъ почему я приводиль только самые сильные доводы, стараясь впрочемъ о томъ, чтобы сжатость не вредила ясности. Вы не будете, слъдовательно, обвинять меня въ поверхностномъ изложеніи предмета, потому что я на небольшомъ числъ страницъ коснулся столь многихъ вопросовъ.

Возможныя приложенія такъ многочисленны, что, при настоящемъ состоянів нашихъ св'яд'яній, превышаютъ силы отд'яльнаго лица. Я ограничился теми, за которыя могь отвечать. У насъ неть еще матеріаловъ для полнаго обзора европейскихъ народовъ. Сколько любопытныхъ вопросовъ могло бы ръшить изучение древности германскаго народа, занимающаго пространство отъ Альповъ до Скандинавіи, и которому мы обязаны столь многими стихіями новой образованности. Какъ желательно было бы узнать покороче живущія въ южной Франціи и въ сіверной части Пиренейскаго полуострова племена, которыхъ, по имени ихъ предковъ, начинають называть Иберами. Критическое изучение языковь и историческия изследования уже доставили намъ драгоцънныя свъдънія, но никто еще не пытался опредълить различные типы, характеризующіе отдільныя семьи европейскаго населенія. Я достаточно виділь этихь типовь для того, чтобы сказать утвердительно, что ихъ существуетъ нъсколько, но не довольно для распредъленія ихъ на группы и для уясненія ихъ отношеній къ исторіи. До сихъ поръ не описанъ даже типъ Басковъ, хотя высокая древность этого народа и его владычество въ Иберіи доказаны знаменитымъ ученымъ 17), хотя Вы говорите о немъ въ Вашей исторіи Галловъ, хотя труды Г. Форіеля об'вщають пролить на него новый св'єть (11).

Можно надъяться, что такіе пробълы скоро исчезнуть. Эти народы—сосъди Франціи и почти со всъхъ сторонъ прилегають къ ней. Надобно только внимательно изслъдовать ихъ и не довольствоваться поверхностнымъ обзоромъ. Намъ лучше извъстны наши антиподы, чъмъ сосъди,—дикія племена, чъмъ народы съ древнею образованностію,—такіе, у которыхъ вовсе историческихъ памятниковъ, чъмъ другіе, озарившіе свътомъ исторію не только своей, но и чужой древности.

Ученые, принимавшіе участіе въ посл'єднихъ, предпринятыхъ съ ціблью

<sup>17)</sup> Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der Baskischen Sprache; von Wilh. von Humboldt. Berlin. 1821.

открытій путешествіяхъ, обращали особенное вниманіе на наблюденія такого рода. Благодаря ихъ трудамъ, жители многочисленныхъ острововъ Тихаго океана лучше и тщательнъе описаны, чъмъ обитатели почти всъхъ остальныхъ частей свъта. Нътъ никакого сомпънія, что наука болье бы выиграла чрезъ собраніе точнъйшихъ свъдъній о народахъ и земляхъ Стараго материка.

Двъ ученыя экспедиціи отправлены въ Грецію и Египетъ.

Если меня не обманываеть память моя, то на гробницѣ египетскаго царя, о которой я говориль Вамъ выше, представлены два весьма различные, существовавшіе въ Египтѣ типа: одинъ, принадлежавшій простому народу, другой—высшимъ сословіямъ. Доселѣ обращали вниманіе только на послѣдній. Онъ, говорять, еще существуеть у Коптовъ. Вѣроятно между ними сохранился и другой; я предложу этотъ вопросъ ученымъ, которые могутъ рѣшить его на мѣстѣ. Сравненіе этихъ двухъ типовъ съ прочимя, которые находятся въ самомъ Египтѣ у Коптовъ, или у Феллаховъ, въ Нубіи, въ Абиссиніи, даже быть можетъ въ Аравіи, населеніе которой, по моему мнѣнію, не есть однородное, можетъ привести къ разрѣшенію важныхъ вопросовъ.

Другая экспедиція, отправленная въ Морею, по малому объему отміреннаго для ея наблюденій пространства, едва ли будеть въ состояніи отличить въ нынішнемъ населеніи потомство Пеласговъ отъ настоящихъ Эллиновъ. Невіроятно, чтобы первые были совершенно истреблены или вытіснены изъ всіхъ частей Греціи. Малть-Брунъ, опираясь на собственныя и чужія розысканія, нашель сліды Пеласговъ въ языкі ихъ прежней родины. Можетъ быть теперь или въ послідствій, по заключеній мира и открытій боліве обширныхъ сношеній, представится возможность возстановить, посредствомъ основательнаго, соединеннаго съ здравою критикою изученія типовъ, первоначальное различіе между Пеласгами и Эллинами въ новой Греціи такъ, какъ мы возстановили различіе Галловъ и Кимровъ во Франціи.

Между тъмъ я могу сообщить Вамъ о жителяхъ Мореи нъсколько новыхъ свъдъній, которыми подтверждаются мои общіе выводы. У насъ обыкновенно толкують о характеристическихъ признажахъ греческой головы безъ точныхъ и ясно опредъленныхъ понятій. Однако точность въ этомъ случать тъмъ необходимъе, что памятники греческаго искусства не представляють одного общаго имъ всъхъ характера и отличаются замъчательнымъ разнообразіемъ.

Большая часть боговъ и лицъ, принадлежащихъ героическому времени, изображены по одному образцу, составляющему такъ называемый идеалъ красоты. Формы и размѣры головы и чертъ до того правильны, что ихъ можно описать съ математическою точностію. Типъ этотъ узнается тотчасъ по правильному овалу лица, прямому лбу и носу и отсутствію раздѣляющей ихъ впадины. Въ цѣломъ такъ много гармоніи, что существованіе означенныхъ чертъ необходимо условливаетъ прочія имъ соотвѣтствующія. Но не таковъ характеръ лицъ, принадлежащихъ историческому періоду. Почти всѣ они, философы, ораторы, воины, поэты отличаются отъ описаннаго выше типа и составляютъ отдѣльную группу. Она столько же далека отъ первой,

сколько приближается къ обыкновеннымъ европейскимъ лицамъ. Я не считаю нужнымъ говорить о ней подробнъе.

Если бы у насъ не было другихъ средствъ, кромѣ памятниковъ греческаго искусства, то мы были бы въ правѣ принять героическій, или мионческій типъ, вслѣдствіе его противоположности съ дѣйствительностію, за чисто-идеальный. Но воображеніе наше легче создаетъ уродовъ, чѣмъ образцы красоты. Это начало такъ вѣрно, что оно одно въ состояніи убѣдитъ насъ въ дѣйствительномъ существованіи означеннаго типа въ древней Греціи и тѣхъ странахъ, которыя заимствовали отъ нея свое населеніе. Быть можеть, онъ существуеть и доселѣ. Можно только предположить, что онъ былъ всегда весьма рѣдокъ, а теперь, если сохранился, сталъ еще рѣже.

Гт. Штакельбергь и Бронштедь, путешествовавшіе въ Морев, сообщели мив весьма любопытныя для меня наблюденія. Они утверждають, что героическій типъ уцільть тамъ во всей чистотів своей и въ такомъ количестві, что составляеть отличительный характеръ части населенія. Въ горахъ Аркадін живуть теперь Влахи, которыхь языкь, смішанный съ новогреческимь, вошель вь употребление у окрестныхъ жителей. Горные пастухи даже носять имя Влаховъ, что подало поводъ къ заключенію объ ихъ происхожденіи отъ этого народа, а не отъ древнихъ Аркадцевъ. Я не могу допустить такого мевнія. Г. Штакельбергь нашель между ними много чисто греческихь лицъ; а Г. Бронштедъ увърялъ меня, что прекрасныя формы греческаго типа встрвчались ему если не чаще, то столь же часто у пастуховъ Аркадів, какъ у Майнотовъ, которые представляють потомство Лакедемонцевъ. Итакъ, не смотря на самыя неблагопріятныя обстоятельства, типъ этотъ сохранился на небольшомъ пространствъ многократно опустошенномъ мечемъ, огнемъ, голодомъ и язвою, среди населенія, которое никогда не было многочисленно, и въ продолжение долгой своей зависимости отъ жестокихъ властителей, не разъ вызывало и испытывало всв ужасы ихъ мести.

Но число настоящихъ потомковъ древнихъ Эллиновъ еще значительнъе, чъмъ можно думать, судя по тому, что я сказалъ выше.

Мы видѣли, что въ Греціи сверхъ героическаго существовалъ еще другой типъ, представителей котораго находимъ въ большей части великихъ людей историческаго времени. Послѣдній типъ былъ особенно распространенъ въ древности, чему доказательствомъ служатъ тѣ же памятники. Онъ преобладаетъ и въ настоящее время. Меня убѣждаетъ въ этомъ все, что я видѣлъ лично или слышалъ отъ другихъ. Впрочемъ здѣсь не нужно доказательствъ, потому что явленіе это есть необходимый выводъ изъ предъидущаго. Едва ли какой народъ сохранилъ съ такою вѣрностію, какъ Греки, языкъ своихъ предковъ. Ни у одного не найдемъ большаго количества древнихъ обычаевъ, нравовъ и преданій. Стѣны Аргоса, Микенъ и Тиринеа, которыхъ древность была признана въ гомерическія времена, стоятъ донынъ. Странствующіе рапсоды до сихъ поръ поютъ тѣмъ же напѣвомъ и тѣми же словами о достопамятныхъ событіяхъ; они сами представляютъ живое подобіе тѣхъ предшественниковъ, о которыхъ вызываютъ воспоминаніе; сходство наружныхъ чертъ подкрѣпляется въ этомъ случаѣ сходствомъ

происшествій. Новые Греки стоять относительно образованности ниже своихъ предковъ, жившихъ въ лучшія времена ихъ исторін; но ихъ можно
смѣло сравнить съ предшествовавшими поколѣніями, которыя приготовили
позднѣйшую славу. Природа осталась та же. При равно благопріятныхъ
условіяхъ, она способна къ такому же развитію. Необразованныя в грубыя
поколѣнія, подъ вліяніемъ Финикіянъ и Египтянъ, развили, съ безпримърною у другихъ народовъ быстротою, науки и искусство. Почему же потомкамъ ихъ не совершить, при пособіи окружающаго ихъ европейскаго просвъщенія, еще болѣе скорыхъ успѣховъ.

Не подумайте, что, указывая на существованіе въ Греціи двухъ типовъ. я отношу ихъ къ двумъ историческимъ породамъ той страны. Подобныхъ вопросовъ нельзя рѣшать съ такою поспѣшностію. У меня были подъ рукою всѣ нужныя данныя, когда дѣло шло объ отысканіи связи между историческими наименованіями галльскихъ племенъ и рѣзкими типами, которые я нашелъ между ними. Въ настоящемъ случав такихъ данныхъ недостаточно; поэтому я ограничусь немногими замѣчаніями, могущими принесті нользу тѣмъ изслѣдователямъ, которые займутся этимъ вопросомъ на мѣстъ.

Первый изъ означенныхъ типовъ безъ сомивнія чистый; этого нельзя сказать утвердительно о второмъ. Онъ могъ произойти отъ соединенія перваго съ какимъ-нибудь другимъ, намъ неизвъстнымъ. Въ немъ иътъ ик однообразія, на оригинальности. Его надлежало бы просл'ядить по всему пространству Греціи, принимая это имя въ самомъ общирномъ его значеніи. Мы между прочимъ встрътимъ тамъ народъ еще недостаточно изследованный. Онъ говорить языкомъ ему одному принадлежащимъ; прищелъ неизвъстно откуда, и неизвъстно когда занялъ настоящія жилища свон. По крайней мере люди, въ которыхъ я предполагалъ наиболее сведеній по этому предмету, не могли сказать мив ничего достовърнаго. Албанцы суть, въроятно, остатокъ древивищаго населенія. Они въ Греціи тоже, что Баски по объимъ сторонамъ Пиренеевъ, Бретанцы во Франціи, Валинсцы въ Англіи, наслівдники Эрсскаго языка въ Шотландіи и Ирландіи. Такъ какъ иностранное происхожденіе Албанцевъ не можеть быть доказано ни преданіями, ни исторією, ни сравненіемъ явыковъ, то почему не принять ихъ за Пеластовъ 18). Я видълъ Албанцевъ въ Венеціи и заказалъ съ нихъ портреты; но я не рышусь высказать идей, припедшихъ мнь тогда въ голову, пока не увърюсь положительно, что видълъ настоящій албанскій типъ, и

<sup>18)</sup> Господство славнекаго изыка въ съверной и западной Греціи можеть привести пъ мивнію о преобладаніи славнекаго типа. Но и мивлъ случай замътить, что этого типа нътъ ни у Кровтовъ, ни у Далматинцевъ. Г. Беданъ сдълалъ тоже замъчаніе. Все это заставляетъ насъ думать, что потомки древнихъ Грековъ существуютъ въ большомъ числъ даже между народами, говорящими другимъ языкомъ. Впрочемъ исторіи и языкъ Албанцевъ доказываютъ, что и они не чистой породы. Вы утверждаете, что нъкогда земля ихъ была заселена Галлами. Я самъ видълъ въ Далмаціи кимрскія лица. Искомый нами типъ будетъ только тогда достовърно опредъленъ, когда его найдутъ въ другихъ частихъ Греціи или въ странахъ, гдъ прежде жили Пелазги. Къ тому же, надобно, чтобы отъ соединенія его съ героическимъ типомъ происходили признаки, характеризующіе лица историческаго періода.

пока приведенныя выше догадки о происхождении этого народа не будутъ признаны истинными или ложными (12).

Аравія, Персія и Индія требують также особеннаго вниманія. Великіе результаты, къ которымъ привело насъ въ недавнее время изученіе языковъ Индійскаго полуострова, заставляють желать, чтобы путешественники или Европейцы, поселившіеся въ томъ кра'ь, занялись опредъленіемъ преобладающихъ въ Индіи типовъ. Можно думать, что основное различіе тамошнихъ языковъ, показанное г. Бюрнуфомъ (сыномъ), совпадаетъ отчасти съ различіемъ физіологическихъ прим'ять, которыми отм'ячены отд'яльныя индійскія племена. Такая аналогія зам'ятна съ самаго начала исторіи, свид'ятельствующей, что два древн'яйшіе народа Индіи представляли р'язкую противоположность по цв'яту кожи и географическому положенію (13).

Потомки Персовъ существують до сихъ поръ подъ именемъ Парсовъ или Гебровъ. Сравнительное изучение типа Гебровъ и тѣхъ народовъ, среди которыхъ они теперь живутъ, при пособи данныхъ, заимствованныхъ изъ сродства языковъ, вѣроятно содъйствовало бы къ уяснению темныхъ историческихъ вопросовъ <sup>19</sup>). Я сказалъ выше, что население Аравии, по моему мнънію, не есть однородное. Какая другая страна представляеть любителямъ этнографии болъе общирное поприще для изслъдований? Изъ всъхъ народовъ, пріобрътшихъ громкое имя въ исторіи, можеть быть одни Арабы никогда не подвергались чужеземному игу; немногіе народы ходили такъ далеко отъ своей родины и разселились на такомъ общирномъ пространствъ; близкое сходство арабскаго языка съ другими расширяеть еще болъе сферу этихъ отношеній.

Въ предлагаемыхъ Вамъ изслъдованіяхъ я строго воздерживался отъ всякихъ уклоненій отъ моего предмета. Я бралъ типы въ томъ видъ, въ какомъ они дъйствительно существуютъ; указывалъ на совокупность и свойство признаковъ, изъ которыхъ они слагаются; разсматривалъ ихъ существованіе въ данномъ періодъ, а не въ безграничномъ времени; однимъ словомъ, я довольствовался тъмъ, что могъ узнатъ положительно, и не заходилъ далъе. Очевидно, что собранные мною факты и извлеченные изъ нихъ выводы могутъ быть замънены другими; я самъ указалъ на условія ихъ существованія и видоизмъненій. Ограниченный такамъ образомъ предметъ представляетъ, внъ своихъ предъловъ, полный просторъ мнѣніямъ всянаго рода.

Называя типомъ совокупность опредъленныхъ признаковъ, я употребляю слово, имъющее одно и тоже значение въ разговорномъ языкъ и въ естественныхъ наукахъ, и такимъ образомъ устраняю возможность какого-либо

<sup>19)</sup> Г. Бюрнуеть (сметь), изучан отношенія языковть санскритскаго и зендскаго къ европейскимъ, нашелъ, что первый ближе къ греческому, а второй къ германскимъ. Не странно ли, что я, съ своей стороны, имтю причины думать, что идеалъ греческой красоты существуетъ или существовалъ въ Индіи. У меня подъ глазами памятники. Между тъмъ, видънныя мною на гробницъ египетскаго царя опгуры, которыхъ Бельцони называетъ Персами, представляютъ величайшее сходство съ однимъ изъ самыхъ ръвкихъ германскихъ типовъ. Фигуры эти, впрочемъ, обезображены въ атласъ Бельцони.



недоумѣнія относительно мѣста, принадлежащаго въ общей классификаціи тѣмъ группамъ, къ которымъ относится это выраженіе. Оно равно прилично породѣ и ея отрасли, роду и виду и т. д. Подъ первобытнымъ, или чистымъ типомъ я разумѣю такой, который образовался не изъ соединенія другихъ, намъ извѣстныхъ. Болѣе общирнаго значенія я не даю этому выраженію.

Первобытные типы опредъляются следующимъ образомъ. Надобно замътить самыя ръзкія различія отдъльныхъ лицъ и потомъ привести въ извъстность, дъйствительно ли эти особенности повторяются довольно часто для образованія группъ, болье или менье значительныхъ, смотря по объему населенія. Результатомъ существованія нѣсколькихъ типовъ на одной и той же почвъ будуть многочисленныя помъси, составныя стихіи которыхъ узнать не трудно, если число стихій ограничено. Правда, что отъ двухъ породъ могуть произойти множество промежуточных оттынковь. Не предупрежденный наблюдатель не будеть знать, на чемъ ему остановить глаза; безконечная смёсь и пестрота явленій, особенно тамъ, где преобладають смёшанныя породы, заставять его думать, что общихъ и постоянныхъ призиаковъ нътъ вовсе. Лица, принадлежащія къ чистымъ породамъ, покажутся ему въ такомъ случать новыми видоизмъненіями, усложняющими безвыходный хаосъ. Но хаосъ этоть уяснится и придеть вь порядокъ, когда вниманіе изследователя обратится на крайнія противоположности. Тогда онъ получить возможность усмотрёть, что оне повторяются часто съ однообразными признаками. Объ крайнія группы увеличиваются въ объемъ по мъръ усиленныхъ наблюденій, и чемъ резче высказывается противоположность ихъ формъ, темъ несомивниве становится ихъ первобытность. Поднявшись такимъ образомъ до основныхъ типовъ, мы для достиженія последней степени достовърности должны прослъдить ихъ въ разнообразныхъ оттанкахъ, которые образуются оть ихъ совокупленій.

Мы упомянули о возможности преобладанія смішанных породъ. Случиться можеть, что отъ двухъ чистыхъ типовъ произойдеть, вслідствіе ихъ постоянныхъ и равноміврныхъ соединеній, третій средній, наиболіве распространенный. Поэтому не должно принимать числительный перевісь породы за доказательство ея первобытности, но надобно употребить средства, мною указанныя, для рішенія вопроса объ ея происхожденіи.

Я не говориль въ этомъ письмѣ о нравственныхъ и умственныхъ свойствахъ, особенно характеризующихъ тѣ группы, которыхъ внѣшніе признаки мною описаны. Предметь этотъ входиль въ составъ моихъ изслѣдованій и находится въ связи съ ихъ цѣлью, но его можно было на время оставить въ сторонѣ. Если бы я быль въ состояніи въ немногихъ словахъ удовлетворить любознательности читателей, то конечно не усомнился бы сообщить Вамъ мои замѣчанія. Но вопросъ этотъ труднѣе всѣхъ тѣхъ, о которыхъ шла рѣчь въ моемъ письмѣ, отчасти по самой природѣ своей, но особенно по разнообразію точекъ зрѣнія, съ которыхъ его можно разсматривать. Есть, впрочемъ, одна общая: вездѣ и во всѣ времена приписывались отдѣльнымъ народамъ особенныя нравственныя свойства и наклонности ума. Причины этихъ отличій не входили въ соображеніе. Для упрощенія задачи на-

добно, следовательно, устранить всякое изследование о причинахъ и довольствоваться решениемъ вопроса о существовании нравственныхъ отличий, соответствующихъ внешнимъ признакамъ, которыми отмечены отдельныя группы рода человеческого. Но въ такомъ случае мы придемъ не къ необходимой связи, а къ простому совпадению, открывающему поприще самымъ произвольнымъ толкованиямъ. Темъ не мене определенное наблюдениями отношение между нравственнымъ характеромъ и физіологическими признаками лида или народа могло бы, независимо отъ вопроса о причинахъ, доставить любопытные и удовлетворительные для всёхъ выводы (14).

Даже при такой наружной простоть, задача эта слишкомъ сложная, и я не могу приступить къ ней въ настоящемъ случаь. Я поставиль себъ цълю разобрать физіологическіе признаки человъческихъ породъ въ связи ихъ съ исторіею и указаль только на самые очевидные и положительные изъ нихъ. Желая скръпить новый союзъ исторіи съ физіологіею, я боялся поколебать его разборомъ неясныхъ и отвлеченныхъ отношеній.

## примъчанія грановскаго къ статью эдвардса.

1) Греческій писатель, о которомъ здісь идеть різчь, есть Геродоть, доказывающій происхожденіе жителей Колхиды отъ Египтянъ сходствомъ внішнихъ признаковъ и общимъ этимъ народамъ обычаемъ обрізанія. Кн. ІІ, гл. 104. Свидітельства Геродота и другихъ писателей привели Вольнея къ заключенію, что Египтяне принадлежали къ черной, эсіопской породів. Неосновательность этого мнінія теперь не подлежить сомнінію. Уже Блуменбахъ утверждаль, что въ Египті существовали три различные типа: эсіопскій, индійскій и барабрскій или берберскій і), который встрівчаєтся чаще другихъ. Первый подтверждаєть слова Геродота и другія извістія древнихъ о Египтянахъ. Онъ отличаєтся выдающимися впередъ челюстями, толстыми губами, широкимъ и плоскимъ носомъ и выпуклыми глазами. Характеристическіе признаки втораго состоять изъ длиннаго и тонкаго носа, продолговатыхъ глазъ, которыхъ віжи идуть подымаясь оть переносицы къ вискамъ; высоко стоящихъ ушей, короткаго туловища и длинныхъ ногь. Третій, или берберскій типъ, въ которомъ многіе видять результать сміше-

<sup>1)</sup> Племя Барабра, по мивнію многих этнографовь, въ томъ числе Риттера, родное Берберамъ съверной Африки, живеть въ нижней Нубіи. Впрочемъ, оно не похоже на Блуменбахово описаніе. Барабра, или Берберини (такъ называють ихъ въ Камръ) отличаются стройнымъ и худощавымъ тълосложеніемъ. Prichard, II. 184. Воть что говорить о нихъ русскій путешественникъ, Г. Рафаловичъ: тълосложенія всть они худощаваго и весьма стройнаго; верхнія и нижнія оконечности у нихъ нъсколько длинны, но отличаются художественнымъ совершенствомъ контуровъ; руки и ноги малы и красивой щегольской формы, какъ у Египтинъ; мускулы развиты бъдно; икръ почти нътъ; жира въ подкожной клатчатить не встрачаешь. Записки Географическаго общества, кн. IV, стр. 171.

нія арабской и эвіопской крови, представляєть нічто среднее между двумя первыми. Въ немъ особенно зам'єтна полнота мягкихъ частей, короткій подбородокъ, повислыя щеки, глаза на выкать и вообще наклонность къ тучности <sup>2</sup>). Нов'єйшія изслідованія неоспоримо доказывають, что населеніе древняго Египта было смішанное, съ преобладаніемъ однако кавказской породы, измінившей подъ вліяніемъ климата білый цвіть кожи на міднокрасный и темно-желтый. "Нынішніе Копты", говорить Шамполліонъ-младшій, "представляють пеструю смісь всіхъ народовъ, которые одинъ за другимъ владычествовали въ Египті. У нихъ напрасно ищуть отличительныхъ признаковъ настоящей египетской породы" <sup>3</sup>). Богатая, съ трехъ сторонъ открытая врагу долина Нила искони манила къ себіз восточныхъ завоевателей и хищныя племена Африки. Отличный знатокъ африканской этнографіи, Давезакъ, находить въ чертахъ Коптовъ явные сліды монгольской крови, указывающіе на событія, воспоминаніе о которыхъ не сохранилось въ исторіи <sup>4</sup>).

Изображенія, находящіяся на древнихъ памятникахъ Египта, представляють поразительное разнообразіє народныхъ типовъ, довольно вѣрно переданныхъ художниками. Негры постоянно являются въ видѣ побѣжденныхъ, данниковъ, рабовъ или даже приносимыхъ богамъ жертвъ. Весьма замѣчательны въ этнографическомъ отношеніи рисунки, найденные въ большомъ храмѣ Ибсамбульскомъ (въ Нубіи), представляющіе царя (Сезостриса). который держить въ рукѣ одиннадцать головъ побѣжденныхъ имъ непріятелей. Здѣсь соединены различные племенные типы западной Азіи и Африки. Характеристическія черты Семита, вѣроятно Еврея, тотчасъ бросаются въ глаза зрителю. Лице царя (судя по рисунку, находящемуся въ извѣстномъ атласѣ Розеллини, № 79) отличается выраженіемъ того спокойствія, которое составляеть постоянную принадлежность фигуръ, изображающихъ высшія сословія египетскаго народа. Продолговатые съ узкими отверстіями вѣкъ глаза и толстыя, рѣзко-обозначенныя губы суть единственныя уклоненія отъ главныхъ признаковъ кавказской породы.

Винкельманъ замѣтилъ, что уши египетскихъ статуй постоянно выше, чѣмъ у греческихъ. Это замѣчаніе страннымъ образомъ подтверждается въ изслѣдованіяхъ Дюро - де - ла - Маль, который, разсматривая черепа египетскихъ мумій, нашель, что въ нихъ слуховой проходъ лежить на одной линіи съ глазами. Въ послѣдствіи Де-ла-Маль встрѣтилъ въ Парижѣ Копта, занимавшагося преподаваніемъ арабскаго языка, и могъ повѣрить на живомъ лицѣ наблюденія свои надъ муміей. Уши этого Копта стояли такъ высоко, что ихъ можно было принять за небольшіе рога. Трудно, впрочемъ, сказать на сколько этотъ признакъ былъ общимъ всему народу, составленному изъ самыхъ разнородныхъ частей 3). Нѣкоторые натуралисты замѣтили въ муміяхъ особенную форму зубовъ, но теперь доказано, что это

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Prichard, Naturgeschichte des Menschengeschlechts, nach der dritten Auflage des Englischen Originals mit Anmerkungen und Zusätzen herausgegeben von R. Wagner. T. II, crp. 252. — <sup>3</sup>) Champollion Figeac, Egypte ancienne, p. 27. — <sup>4</sup>) Esquisse générale de l'Afrique, p. 18. — <sup>5</sup>) Prichard, II, 267.



явленіе было следствіемъ свойства пищи, которую употребляли Египтяне. или обычая подпиливать зубы, существующаго и у другихъ народовъ <sup>6</sup>). Нельзя также не вспомнить о самомъ древнемъ изъ извъстныхъ намъ френологическихъ наблюденій. Осматривая поле битвы при Пелузіумъ, Геродотъ нашель, что черепа Персовь, которые были здась убиты и погребены отдъльно отъ побъжденныхъ ими противниковъ, значительно уступали въ твердости и кръпости черепамъ послъднихъ. Персидскій черепъ, говорить онъ, можно пробить насквозь маленькимъ камешкомъ; египетскій едва можно разбить большимъ камнемъ: кн. III, гл. 12. Изследованія новыхъ ученыхъ служать дальнейшимь подтвержденіемь сказаннаго нами о пестромъ составе египетскаго населенія. Изъ четырежь египетскихъ череповъ, описанныхъ Зоммерингомъ (Sommering), два нимало не отличаются отъ европейскаго, и одинъ представляетъ чисто африканскую форму. Въ собраніи Блуменбаха находились три черепа египетскихъ: одинъ изъ нихъ носилъ на себъ большую часть признаковъ эніопской породы; другой походиль совершенно на черепъ бенгальскаго Индійца 7).

- 2) Причардъ <sup>8</sup>) повидимому противоръчить Эдвардсу, говоря, что Евреи болъе или менъе приняли внъшніе признаки тъхъ народовъ, среди которыхъ живуть съ давняго времени. Въ съверныхъ странахъ Европы они обыкновенно русы. У англійскихъ Евреевъ голубые глаза и свътлые волосы; у нъмецкихъ и польскихъ очень часто встръчаются рыжія бороды. Въ Индіи можно видъть совершенно черныхъ Евреевъ. Но Эдвардсъ допускаетъ перемъну въ цвътъ кожи и волосъ и доказываетъ только неизмъняемость формъ и пропорцій.
- 3) Гуанчами назывались древніе жители Канарійских в островов в 9), принадлежавшіе, по всімъ віроятностямь, атлантической, или берберской породъ. Самыя достовърныя и полныя свъдънія о племени Гуанчей собраны Сабиномъ Бертело (Sabin Berthelot) въ этнографическомъ отделев его сочиненія: Histoire naturelle des îles Canaries. Бертело доказываеть, между прочимъ, что Гуанчи не были совершенно истреблены Испанцами, и говоритъ по этому поводу следующее: "три столетія иноплеменнаго владычества не могли изгладить народныхъ черть. Онъ сохранились въ нъкоторыхъ округахъ у горныхъ пастуховъ и въ живущихъ на возвышенностяхъ земледъльческихъ семействахъ. Африканскій типъ господствуеть въ массъ населенія и даеть себя тотчасъ зам'етить. У мужчинъ загор'елый, более или мене смуглый цвъть кожи; овальное, костливое лице; черты правильныя; лобъ выпуклый и несколько узкій; большіе живые глаза темнаго, иногда зеленоватаго цвъта; волосы густые, часто выющіеся и переходящіе оть черныхъ къ темно-рыжимъ; носъ орлиный, но безъ горба; ноздри широкія; губы толстыя; роть большой; бълые и правильно расположенные зубы; тълосложеніе сухое и крыткое. Мускулы рызко обозначены; рость вообще выше средняго 10).

<sup>6)</sup> lbid. — 7) Prichard, II, 249. — 8) II, 2. 615. — 9) Мы употребляемъ название Гуанчей въ томъ смыслъ, который ему обывновенно дается, котя это имя принадлежало собственно только жителямъ одного острова Тенернов.

<sup>10)</sup> Mémoires de la société ethnologique, T. I, crp. 146.

Остатки карамбскаго племени, которому нѣкогда принадлежали Антильскіе острова и значительная часть противоположнаго материка, разсѣяны теперь вдоль приморскихъ странъ, лежащихъ между устьями Ореноко и Амазонской рѣки. Число Карамбовъ замѣтно уменьшается.

4) Тувемнымъ племенамъ Новаго-свъта повидимому не суждено совершить того перехода отъ дикаго быта къ образованности, о которомъ говоритъ Эдвардсъ. Они представляютъ намъ теперь другое, не менъе любопытное, хотя скорбное зрълище цълой породы, постепенно сходящей съ лица земли.

Число Индійцевъ въ Съверной-Америкъ было уже весьма незначительно, когда туда прибыли первые европейскіе переселенцы. Все туземное населеніе едва ли превышало 200,000 душъ; самое могущественное изъ краснокожихъ племенъ, жившихъ къ съверу отъ Мексики, не могло выставить пяти тысячъ человекъ, способныхъ носить оружіе <sup>11</sup>). Судьба северо-американскихъ Индійцевъ съ XVI стольтія извыстна. Въ ожесточенной борьбы съ бълыми пришельцами погибли цълые народы, до послъдняго человъка. Другіе до того ослабіли, что въ настоящее время состоять изъ немногихъ семействъ. Въ 1849 году, по сю сторону Миссиссии (т. е. между этою ръкою и Атлантическимъ океаномъ), считалось только 30,000 Индійцевъ. Остальные ушли далье на западъ отъ преследующаго ихъ разлива англоамериканской породы. Но обширныя пустыни, тянущіяся у подошвы Скалистыхъ горъ, не спасутъ своихъ краснокожихъ жителей отъ предстоящей имъ неизбъжной гибели. Кръпкіе напитки, оспа и безсмысленное истребленіе дичи, составляющей почти исключительную пищу племенъ, которыя не могуть отръщиться оть охотничьей жизни, довершають дъло, начатое европейскимъ оружіемъ. Въ одномъ 1838 году осна похитила около 40, по другимъ показаніямъ, до 60 тысячъ степныхъ Индійцевъ. Читатели наши могуть найти въ извъстномъ сочинении Кетлина о иравахъ и обычалхъ съверо-американскихъ туземцевъ потрясающій разсказъ о погибели народа Мандановъ, нъкогда сильнаго и многочисленнаго. Въ 1838 году ихъ оставалось только 2000. Оспа истребила ихъ; последній оставшійся въ живыхъ вождь племени добровольно умориль себя голодомъ.

Благія вліянія европейской образованности мало зам'єтны въ быт'є с'єверо-американскихъ дикарей. Скор'є можно принять, что она противна ихъ нравственной природ'є и д'єйствуетъ на нихъ разрушительно. Прим'єры, впрочемъ р'єдкіє, племенъ, ведущихъ ос'єдлую жизнь подъ надзоромъ и властію Вашингтонскаго правительства и занимающихся землед'єліємъ и ремеслами, не могутъ служить опроверженіємъ указанныхъ нами фактовъ <sup>12</sup>). Благородныя и самоотверженныя усилія христіанскихъ миссіонеровъ не были до сихъ поръ ув'єнчаны желаннымъ усп'єхомъ. Изъ однообразныхъ жалобъ католическаго духовенства и пропов'єдниковъ, принадлежащихъ ко вс'ємъ

<sup>11)</sup> Andree, America in geographischen und historischen Umrissen. T. I, crp. 232.

<sup>12)</sup> Кетленъ и другіе отдають решительное преимущество дикимъ и свободнымъ Индійцамъ надъ теми, которые живуть подъ властію Северо-Американскихъ Штатовъ и приняли уже некоторую образованность.

сектамъ протестантства, видно, что христіанство распространяется только вишнимъ образомъ, не проникая въ глубину одичалыхъ и загрубъвшихъ въ язычествъ сердецъ. Основываясь на собственныхъ и сдъланныхъ другими учеными наблюденіяхъ такого же рода, изв'єстный естествоиспытатель и путешественникъ Марціусъ говорить, что семейство чисто - американской крови не можеть существовать среди бълаго населенія долье 4-го или 5-го покольнія; что оно обыкновенно вымираеть ранье, какъ бы отравленное несродною ему образованностю. Съ другой стороны, многочисленные остатки древности, находимые на огромномъ пространствъ между Висконсиномъ и Флоридою, служать явнымь доказательствомь, что здёсь нёкогда жили земледъльческие народы, знакомые съ употреблениемъ серебра, мъди и свинца; колоссальныя развалины городовъ и памятниковъ всякаго рода въ Средней н Южной Америкъ еще громче говорять о прошедшей цивилизаціи и способности краснаго человъка къ высшей гражданственности. Астрономическія свъдънія Мексисиканцевъ и Перуанцевъ не подлежать сомнъню. У бразильскихъ дикарей сохранились юридическіе символы, въ которыхъ нельзя не узнать обломковъ цълой системы сложныхъ общественныхъ отношеній. Сличеніе этихъ данныхъ съ настоящимъ бытомъ американскихъ туземцевъ привело Марціуса къ следующему заключеню, которое, въ случае, если верность его будеть доказана, выражаеть великій и общій всему человічеству законъ историческаго развитія. Такъ называемое дикое состояніе бываеть двоякое; одно предшествуеть образованности, какъ первая, соответствующая детству народной жизни степень развитія; другое наступаеть для народа въ послідствін, тогда, когда онъ истощилъ до дна запасъ отмъренныхъ ему провидъніемъ духовныхъ силь и, какъ отжившій организмъ, разлагается на стихійныя части свои. Американцы прошли, по митьнію Марціуса, чрезъ возможный для нихъ, по природнымъ условіямъ, періодъ образованности и находятся теперь во второмъ состояни дикости, изъ котораго нътъ другаго выхода, кромъ смерти. Коренное американское население представляетъ явные признаки такого разложенія. Оно распалось на дробныя части, составляющія около 1,400 отдъльныхъ народовъ и племенъ, имъющихъ свои языки и наръчія. Нъкоторые языки сдълались исключительнымъ достояніемъ немногихъ семействъ. Рядомъ живущія племена, состоящія изъ нъсколькихъ сотъ душъ, не понимають другь друга. Этоть процессь разложенія, очевидно, начался много въковъ тому назадъ. Мексико и государство перуанскихъ Инковъ приходили уже къ упадку въ эпоху покоренія ихъ Испанцами. На съверъ, первые англійскіе мореходы нашли дикарей, жившихъ охотою и неспособныхъ даже отвъчать на вопросы о загадочныхъ строителяхъ огромныхъ земляныхъ укръпленій, насыпей и кургановъ, которыми усъяна равнина Миссиссипи 18).

Опровергая мивніе Марціуса, другой ученый путешественникъ, Чуди <sup>14</sup>), говоритъ, что оно можетъ быть допущено только относительно Съверной

<sup>13)</sup> Martius, die Vergangenheit und Zukunft der amerikanischen Menschheit Bu Deutsche Vierteljahrsschrift. 1839. U. II, crp. 235—270. — 14) Peru. T. II, crp. 369.

Америки, но что на югь, особенно въ Перу, туземная порода не только не вымираеть, но даже грозить истребленіемъ потомкамъ бізыхъ завоевателей края. На это можно возразить теми же цифрами, какія находятся въ сочиненіи самого Чуди и ясно свид'втельствують объ уменьщеніи индійскаго населенія въ теченіи трехъ последнихъ вековъ 18). Но еще важиве въ этомъ отношеніи сильное возрастаніе смішанныхь, или цвітныхь породь, происходящихъ отъ соединеній европейской, африканской и американской крови. Разнообразныя пом'єси, составляющія результать такихъ соединеній, уже получили ръшительный перевъсъ надъ настоящими креолами, т. е. потомками Европейцевъ, и должны, повидимому, рано или поздно образовать господствующее населеніе Южной-Америки. Факть этоть быль замічень еще Азарою (D. Felix de Azara, Voyage en Amérique méridionale.. Paris. 1809), который говорить, по поводу парагвайскихъ метисовь: "метисы (происходящіе отъ соединенія европейской и индійской крови) составляють въ Парагваъ большинство такъ называемыхъ Испанцевъ. Мив важется, что они превосходять европейскихъ Испанцевъ ростомъ, красотою формъ и даже бълизною кожи. Эти факты заставляють думать, что породы облагораживаются вследствіе смешенія, и что европейская возьметь верхъ надъ американскою". Опредълить движение цвътнаго населения въ республикахъ Южной-Америки невозможно по недостатку точныхъ статистическихъ свъдъній. Мы приведемъ однако нъсколько цифръ, заимствованныхъ нами изъ путеществія въ Бразилію Rugendas'a (Voyage dans le Brésil. Paris, 1825).

|                |                    | Бълыхъ.   | Цвътныхъ. | Негровъ.  | Индійцевъ. |
|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Въ 1824 г., въ | Мексикъ считалось: | 1,360,000 | 2,070,000 | 8,400     | 3,430,000  |
| <b>"</b>       | Гватималъ          | 190,000   | 320,000   | 10,000    | 965,400    |
| ,              | Колумбін           | 600,000   | 720,000   | 470,000   | 854,000    |
| 10             | Ла-Платв           | 475,000   | 305,000   | 70,000    | 1,150,000  |
| ,              | Вразиліи           | 843,000   | 628,000   | 1,987,500 | 300,000    |

Надобно при этомъ замѣтить, что въ жилахъ большей части лицъ, причисляющихъ себя къ бѣлой, т. е. аристократической породѣ, течетъ также смѣшанная кровь. О разнообразіи и числѣ помѣсей такого рода можно судить по длинному списку ихъ названій, который помѣщенъ въ упомянутомъ нами сочиненіи Чуди о Перу. Воть нѣкоторыя изъ этихъ названій.

| Плодъ    | ъ бълаго человъка и Негритянина называется: |  |  |  |  |  | Mulato. |  |  |                      |
|----------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|--|--|----------------------|
| n        | бълаго и Индіанки                           |  |  |  |  |  |         |  |  | Mestizo.             |
| ,,       | Индійца и Негритянки.                       |  |  |  |  |  |         |  |  | Chino.               |
| ,        | бълаго и Мулатки                            |  |  |  |  |  |         |  |  | Cuarteron.           |
| "        | бълаго съ Местицею                          |  |  |  |  |  |         |  |  | Creole.              |
| "        | бълаго съ Чиною                             |  |  |  |  |  |         |  |  | China blanca.        |
| ,,       | бълаго съ Квартераною                       |  |  |  |  |  |         |  |  | Quintero.            |
| 77       | Негра и Мулатки                             |  |  |  |  |  |         |  |  | Zambo negro.         |
| 79       | Негра и Местицы                             |  |  |  |  |  |         |  |  | Mulato oscuro.       |
| ,,       | Негра съ Чиною                              |  |  |  |  |  |         |  |  | Zambo chino.         |
| <b>n</b> | Индійца съ Мулаткою.                        |  |  |  |  |  |         |  |  | China oscura и т. д. |

<sup>13)</sup> Тамъ же. Т. II, стр. 367.

Мы кончимь наши замъчанія словами одного изъ отличнъйшихъ знатоковъ предмета, о которомъ здесь идеть речь. "Не подлежить сомитнію", говорить Поппигь, что краснокожій человъкъ не выносить близости евроцейской образованности и умираеть въ ея атмосферф, какъ оть ядовитаго дуновенія, безь содъйствія крыпкихь напитковь, заразительныхь бользней или войны. Многократныя попытки правительствъ не въ силахъ были водворить въ этой породъ привычекъ нравственно-гражданской жизни, ибо ей недостаеть способности къ самоусовершенствованію. Такой недостатокъ дізлаеть безполезными глубоко - обдуманные и человъколюбивые планы воспитанія, которые изложены въ сочиненіяхъ даровитыхъ и благонам'тренныхъ людей, и оправдываеть сравнение американских туземцевь сь тою низшею, но отмъченною особенною физіономією растительностію, которая развивается на почвахъ только что возникшихъ изъ моря и исчезаетъ при появлени растеній высшаго рода. Какъ ни возстаеть наше чувство противъ подобнаго предположенія, но темъ не мене мы смотримъ на Американцевъ, какъ на обреченную гибели отрасль человъчества. Опустывнія пространства займеть другая болбе крвикая духомъ, двятельная семья народовъ, идущихъ съ востока. Повинуясь своему призванію, она постоянно подвигается впередъ и покоряеть себъ самыя отдаленныя и дикія пустыни Новаго-міра, между тъмъ какъ туземное племя ложится къ смертному сну и скоро исчезнетъ даже изъ памяти новаго народа. Быть можеть, что менъе, чъмъ чрезъ стольтіе, изследованія о первыхъ жителяхъ цёлой части света сделаются частію археологіи, и только тогда будеть возможно понять и почувствовать вполить трагическую и загадочную сторону исторіи американскихъ племенъ 16).

- 5) Изъ ръчей, которыя Прокопій (de Bel. Goth. III. 4. 21) влагаеть въ уста Тотиль, видно, что у Готовь было до 200,000 человъкъ, способныхъ носить оружіе. Вообще число Готовъ въ Италіи было гораздо значительнье, чъмъ полагаеть Эдвардсь. То же самое можно сказать и о Лонгобардахъ.
- 6) Число Нормановъ, основавшихъ государство Объихъ Сицилій, было въ самомъ дълъ ничтожно въ сравненіи съ объемомъ покоренныхъ ими областей. Но въ дружинъ и совътъ норманскихъ князей было мъсто всякому смълому и даровитому человъку, не смотря на его родину и происхожденіе. Фридрихъ II (Гогенштауфенъ), въ войскъ котораго были всегда большіе отряды, составленные изъ однихъ могамеданъ, наслъдовалъ политику своихъ норманскихъ предшественниковъ.
- 7) Исторія подтверждаєть мивніє Эдвардса о томъ, что цвіть кожи и волось не можеть служить надежнымъ признакомъ породы и подверженъ значительнымъ перемінамъ. Въ сочиненіи Причарда, гді собрано наиболіве относящихся въ нашему предмету фактовъ и наблюденій, приведено много примітровъ такого перехода волось и кожи оть одного цвіта къ другому. Греческіе и римскіе писатели говорять о галло кимрскихъ племенахъ, что они были бізлокуры. Древніе ирландскіе памятники называють Ирландцевъ русыми и бізлоголовыми. Но теперь во Франціи, въ Ирландіи и въ сіверной

<sup>16)</sup> Статья "Indier" въ энциклопедіи Эрша и Грубера.

Шотландіи, именно тамъ, гдѣ наиболѣе сохранилось остатковъ древиѣйшаго, т. е. кельтическаго или галло-кимрскаго населенія, темные волосы составляють господствующій признакъ, а свѣтлые—исключеніе. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи, особенно въ городахъ, замѣчено то же явленіе <sup>17</sup>). Между финискими племенами есть русые и черноволосые.

- 8) Оставляя въ сторонъ неразръщенный и едва ли разръщимый на основаніи чисто-историческихъ свидітельствъ вопрось о происхожденіи Этрусковъ, мы считаемь не лишнимь сказать нёсколько словь о внёшнихъ признавахъ этого загадочнаго народа, на сколько мы можемъ судить о нихъ по изображеніямъ, сохранившимся на памятникахъ этрусскаго искусства, въ особенности на саркофагахъ. Изображенныя лица представляють полныя, округленныя формы; глаза у нихъ большіе; носъ довольно короткій и широкій; подбородокъ толстый и нъсколько выдающійся впередъ. Вообще въ этихъ малорослыхъ и даже неуклюжихъ фигурахъ съ большими головами, короткими и толстыми руками, можно, говорить Причардь, узнать "obesos et pingues Etruscos" 18). Борода у нихъ бритая. Въ положеніяхъ видно спокойствіе и даже нъкоторая изнъженность. Типъ, замъченный Эдвардсомъ, очевидно пришлый и привился въ посл'ядствіи, потому что масса тосканскаго населенія сохраняють до сихъ поръ главныя характеристическія черты древнихъ Этрусковъ. "Изумительно", говорить Нибуръ, "до какой степени ръзко отличаются другь отъ друга, даже въ настоящее время, различныя племена, составлявшія населеніе древней Италіи. Другь мой Аридть обратиль мое вниманіе на этотъ предметь. Когда вы будете въ Италіи, сказаль онъ мив, замътъте на тосканской границъ различіе породъ. Эта граница отдъляла Этрусковъ отъ Лигуровъ. Къ крайнему удивленію моему, я встрітиль у Этрусковъ тъже формы, тъже круглыя и полныя лица, какія находятся на древнихъ памятникахъ" 19).
- 9) Предположеніе Дегиня о тождествъ Гунновъ и Гіон-ну обязано своимъ распространеніемъ Гиббону, который принять его на слово и внесъ, какъ доказанный фактъ, въ свое великое твореніе о паденіи Римской имперіи. Самъ Дегинь быль такъ убъжденъ въ истинъ своей гипотезы, что не счелъ даже нужнымъ подкръпить ее положительными доводами. Ему достаточно было сходства звуковъ и нъкоторыхъ внъшнихъ сближеній. Позднъйпія изслъдованія объ этомъ предметь были повидимому неизвъстны Эдвардсу. Мы изложимъ въ немногихъ словахъ ихъ результаты. Народъ, который подъ именемъ Гунновъ навелъ ужасъ на Европу въ IV-мъ стольтіи, а въ V-мъ грозиль ей совершеннымъ порабощеніемъ, состояль изъ пестрой смъси племенъ турко-монгольскаго и финнскаго происхожденія. Ихъ смъшеніе про-изошло у подножія Уральскихъ горъ, исконной родины Финновъ, куда зашли племена, вытъсненныя войною и другими неизвъстными намъ причинами изъ жилищъ своихъ въ Средней Азіи. Опредълить время прихода невозможно. Настоящіе Гунны, въ тъсномъ смысль, были по всей въроятности Монголы.

<sup>17)</sup> Prichard. T. III, отдълъ 1, стр. 211—223. — 18) Prichard. T. III, отд. 1, стр. 287.

<sup>19)</sup> Vorträge über alte Länder- und Völkerkunde, crp. 329.

Въ подтверждение нашихъ словъ мы приведемъ слова извъстнаго нашего оріснталиста, отца Іакинеа. "Покольніямъ, т. е. владътельнымъ домамъ (родамъ), занимающимъ Монголію, даемъ нынъ названіе Монголовъ не потому, чтобы они происходили изъ дома Монголовъ, но потому, что сей домъ, усилившись, наконецъ всв прочія покольнія своего племени покориль своей власти и составиль какъ бы новое государство, котерое мало по малу пріобывли называть Монголами же, по прозванію господствующаго дома. Симъ образомъ разныя монгольскія покол'внія и прежде назывались общими именами: Татаньцевъ, Киданей, Хойхоровъ (Уйгуровъ), Тулгасцевъ, Сяньбійцевъ, Хунновъ и проч." 20). Владычество Хунновъ или Гунновъ въ Монголіи, носившей такимъ образомъ ихъ имя, продолжалось отъ 214 г. до Р. Х.—93 г. по Р. Х.; съ другой стороны, надобно заметить, что это имя было далеко распространено на востокъ. Оно находится между прочимъ въ клинообразной надписи персепольской, содержащей въ себъ названія народовь, входившихъ въ составъ персидскаго государства, и разобранной Лассеномъ. Гунны (Hunâ), о которыхъ здёсь говорится, занимали область, лежащую къ югу отъ Колхиды <sup>22</sup>). По словамъ Козьмы, собравшаго въ VI-мъ стольтів по Р. X. особенныя свыдынія о тогдашней Индів <sup>23</sup>), такъ называемые бълые Гунны жили вдоль съвернаго берега ръки Инда и составляли могущественный народъ. Когда распалось государство Аттилы, имя Гунновъ перешло на многія изъ племенъ, ему подвластныхъ, хотя эти племена по происхожденію своему и не принадлежали къ грознымъ пришельцамъ IV-го въка. Подобное явленіе повторилось въ исторіи монгольскихъ завоеваній. Современники называли Монголами не однихъ только соплеменниковъ Чингисъ-Хана, но всю разнородную массу, изъ которой слагались его ополченія. Аттила и его племя принадлежать очевидно къ монгольской породъ (замътимъ впрочемъ, что Причардъ причисляетъ Финновъ къ одной породъ съ Монголами). Описанія современныхъ писателей, на которыхъ ссылается Эдвардсъ, такъ положительны и согласны между собою, что не позволяють сомнъваться въ своей върности. Монгольскій типъ выступаеть передъ нами во всей своей опредъленности. Іорнандъ какъ бы предвидълъ будущія возраженія и споры и заключиль заимствованное имъ у Приска изображеніе наружности гуннскаго царя следующими словами, которыхъ нельзя не принять въ соображеніе: "онъ носиль на себ'в признаки своего происхожденія (originis suæ signa restituens)". Следовательно Аттила можеть служить намъ представителемъ целаго типа, котораго характеристическія черты въ немъ соединялись. Клапроть <sup>23</sup>) говорить, что страхъ, наведенный Гуннами, имъль вліяніе на древнихъ писателей и быль отчасти причиною того, что они представили намъ черты этого народа въ искаженномъ и обезображенномъ видъ. Но описанія Ам. Марцеллина, Приска, Сидонія Аполлинарія, Іорнанда соотвътствують совершенно настоящему монгольскому типу, и если мы будемь

<sup>20)</sup> Записки о Монголін, 1, 157.— 21) Ritter, Erdkunde VII, 93—95.— 22) Въ извъстномъ сочиненія: Christiana topographia.

<sup>23)</sup> Tableaux historiques de l'Asie, crp. 238.

смотрѣть на нихъ съ этой точки зрѣнія, то не найдемъ въ нихъ ничего преувеличеннаго или каррикатурнаго. Мы укажемъ нашимъ читателямъ на записки о Монголіи отца Іакинеа. Тамъ находится (Т. І, стр. 169) описаніе Монголовъ, которое совершенно сходно съ тѣмъ, что Іорнандъ говорить объ Аттилѣ и Гуннахъ вообще.

Связь Мадьяровъ съ Гуннами доказать не трудно. Мадьяры принадлежать, какъ извъстно, къ финискому (чудскому) племени, которое составляло значительную часть гуннскаго народа, или, правильнъе сказать, ополченія. Выше сказано, что имя Гунновъ пережило ихъ государство. Оно досталось, между прочимъ, въ наслъдство нъкоторымъ изъ финискихъ племенъ, которыя вообще не заявили въ исторіи воинственнаго характера, сообщеннаго имъ временнымъ соединеніемъ съ Турко-Монголами. Угры, или Венгры, именующіе себя Мадьярами, долье другихъ сохранили этотъ характеръ и память о связи своей съ Гуннами. Извъстный францисканскій монахъ Рюйсбрёкъ, вздившій въ 1253 году посломъ къ монгольскому хану, говоритъ о народъ Паскатировъ (Башкировъ), у которыхъ одинъ языкъ съ Венграми. Изъ земли Башкировъ, по словамъ этого путешественника, вышли Гунны, въ послъдствіи названные Венграми.

Мы не считаемъ нужнымъ приводить здѣсь мнѣніе ученыхъ, принимающихъ Гунновъ за Славянъ. Что Гунны увлекли въ своемъ движеніи Славянъ, не подлежить сомнѣнію; равно достовѣрно и то, что имя Гунновъ осталось во многихъ Славянскихъ мѣстностяхъ, нѣкогда имъ подвластныхъ: но смѣцивать эти два племени невозможно.

10) Лучшее изследование о "Семи и тринадцати общинахъ" принадлежить Шмеллеру (Schmeller, über die sogenannten Cimbern der VII und XIII Communen und ihre Sprache; помъщено въ запискахъ Баварской Академін наукъ. 1838. Т. Ц, отд. 3, стр. 557 и д.). Мы заимствуемъ изъ этого изследованія следующіе факты. Тринадцать веронскихъ общинъ (tredeci communi) занимають самыя возвышенныя міста вь горахь, изъ котсрыхъ вытекаетъ ръка Проньо. Этотъ небольшой народъ состоить изъ 9000 душъ нъмецкаго происхожденія; подъ владычествомъ венеціянской республики онъ пользовался многими нынъ несуществующими правами. Еще въ концъ XVIII стольтія, всь чиновники 13-и общинь должны были разумъть нъмецкій языкъ, который употреблялся и въ проповъдяхъ духовенства. Въ настоящее время нъмецкій языкь сохранился только въ двухъ мъстечкахъ, Гіацців и Кампо-Фонтано, въ которых в считается вибств около 1800 душъ. На востокъ оттуда, на высотъ между Астико и Брентою, лежатъ семь общинъ (sette communi), образовавшія подъ владычествомъ Венеціи родъ небольшой, одаренной значительными правами республики. Населеніе состоить изъ 30,000 душъ. Въ южной части этихъ общинъ нъмецкій языкъ уже вышель или выходить изъ употребленія. Онь сохранился только въ немногихъ мъстностяхъ и то преимущественно у женщинъ и дътей. Мужчины всъ могутъ говорить по итальянски. Богатые и почетные люди даже не употребляють другаго языка. Жители тринадцати и семи общинь выдають себя за потомковъ тъхъ Кимвровъ, которыхъ Марій разбилъ при Веронъ. Но языкъ ихъ обличаетъ другое происхожденіе. Шмеллеръ, отличный знатокъ этого предмета, нашелъ, что жители общинъ говорятъ баваро-тирольскимъ нарѣчіемъ верхне-нѣмецкаго языка, которое соотвѣтствуетъ XII-у и XIII-у столѣтіямъ. По всей вѣроятности, эти колоніи составились изъ вызванныхъ тріентскими епископами, которые много занимались горными промыслами, нѣмецкихъ рудокоповъ. Окрестные жители до сихъ поръ называютъ жителей общинъ потомками рудокоповъ (Canopi—Knappen, Bergknappen).

- 11) Кром'в приведеннаго Эдвардсомъ сочиненія В. Гумбольдта, читатели наши найдуть нівсколько дізльныхъ замівчаній объ исторіи Басковъ въ "Исторіи южной Галліи подъ германскимъ владычествомъ" Форіеля (Т. ІІ, 340—357). Но знаменитый авторъ не успівль изложить вполнів своихъ изслівдованій объ этомъ народів, быть можетъ древнівшиемъ обладатель галльской почвы, отнятой у него Кельтами.
- 12) Въ 1835 году вышло сочинение Ксиландера: Die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren, изъ котораго видно, что языкъ Албанцевъ не походитъ на греческій и не обличаетъ вовсе близкаго родства между этими народами.
- 13) Лассенъ въ своемъ классическомъ твореніи объ Индійскихъ Древностяхъ (Indische Alterthumskunde, стр. 361) принимаетъ также двѣ главныя породы въ восточной Индіи, арійскую и деканскую, которыхъ физіологическія, отличія еще не были достаточно опредълены. Но кромѣ этихъ двухъ породъ, индійскій полуостровъ заключаетъ въ себѣ много племенъ неизвѣстнаго намъ происхожденія.
- 14) Эдвардсъ поступилъ благоразумно, оставивъ въ сторонѣ вопросъ о нравственныхъ свойствахъ отдѣльныхъ человѣческихъ породъ. При настоящемъ состояніи наукъ нельзя ожидать удовлетворительнаго рѣшенія этого вопроса; но нельзя также не признать, что опредѣленіе физіологическихъ признаковъ народа тогда только получитъ настоящее значеніе для исторіи, когда будетъ показана связь этихъ признаковъ съ духовными и нравственными особенностями даннаго племени. Эдвардсъ доказываетъ неизмѣняемость породъ въ физіологическомъ отношеніи. Тоже самое начало можно провести и въ исторіи нѣкоторыхъ народовъ, сохранившихъ основныя черты своего первобытнаго характера чрезъ всѣ перевороты и внѣшнія вліянія, которымъ они подвергались въ теченіи стольтій. Надобно пока собирать факты для соображеній. Въ одной изъ слѣдующихъ частей сборника мы представимъ нашимъ читателямъ сводъ современныхъ свидѣтельствъ о характерѣ Галловъ отъ выступленія ихъ на театръ исторіи до новыхъ временъ <sup>21</sup>).

<sup>24)</sup> Отсюда видно, что авторъ предполагалъ написать о характерѣ Галловъ особую статью для "Магазина", но не успѣлъ исполнить своего объщанія.



## О РОДОВОМЪ ВЫТВ У ДРЕВНИХЪ ГЕРМАНЦЕВЪ.

(С. М. Соловьеву и К. Д. Кавелину) 1).

Вопросъ о родовомъ быть, подавшій у насъ поводъ къ такимъ жаркимъ и плодотворнымъ преніямъ, былъ поднять почти въ одно время въ русской и въ нѣмецкой ученой литературъ. Мнѣніе, высказанное еще въ прошломъ стольтіи Мёзеромъ (Möser, Osnabrückische Geschichte), о различіи между осъдлыми, преданными земледълію племенами Саксовъ и воинственными, полукочевыми Суевами имъло, какъ извъстно, продолжительное вліяніе на историческія изслъдованія о древнемъ германскомъ быть. Двойственный характеръ этого быта, представляющаго съ одной стороны поселянъ, кръпко привязанныхъ обычаями и учрежденіями къ родной почвъ, съ другой—многочисленныя, находящіяся въ постоянномъ движеніи толпы бездомныхъ удальцовъ, ищущихъ войны и новыхъ жилищъ, получилъ въ предположеніи Мёзера готовое и удобное, хотя не подкръпленное достаточными свидътельствами объясненіе.

Нынъ рѣчь идетъ уже не о различіи между Саксами и Суевами (хотя еще недавно Гауппъ построилъ на этомъ различіи всю свою теорію племенныхъ германскихъ правъ), а объ общинномъ и дружинномъ устройствъ вообще. Мысль Мёзера въ дальнъйшемъ развитіи своемъ обратилась въ цълое, систематическое ученіе, завершителемъ котораго былъ Эйхгорнъ. Знаменитый историкъ нѣмецкаго права опредъляетъ характеръ древнихъ германскихъ общинъ внѣшними отношеніями собственности и сосѣдства, и только мимоходомъ, но съ свойственною ему дальновидностію, намекаетъ на возможное значеніе родовыхъ или кровныхъ связей 2). Съ необыкновенною ясностію изображаетъ онъ отличія общиннаго быта отъ дружиннаго и выводитъ отсюда главныя явленія германской исторіи.

Немногія ученыя вниги нашего въка пріобръли такую огромную и притомъ вполнъ заслуженную извъстность, какъ "Исторія нъмецкаго государ-

<sup>2)</sup> Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. § 18, Примъчаніе.



<sup>1)</sup> Напечатано въ Архивъ Историко-Юридическихъ Свъдъній, изд. Н. Калачовымъ, кн. II, половина 1, 1855 г.

ственнаго и гражданскаго права" Эйхгорна. Пять изданій обширнаго и дорогаго сочиненія свидѣтельствують о запросѣ публики и о неусыпныхъ стараніяхъ автора, не перестававшаго пополнять и исправлять трудъ свой. Эйхгорнъ основаль цѣлую историко - юридическую школу, послѣдователи которой принадлежать не одной Германіи. Во всѣхъ странахъ Европы учсные заговорили объ общинахъ и дружинахъ, прилагая эти готовыя формы къ исторіи собственнаго отечества. Явленія, найденныя Эйхгорномъ въ германской старинѣ, были признаны всеобщими, типическими. Весьма немногимъ приходило въ голову сомивніе въ дѣйствительномъ сходствѣ древнегерманской общины съ ея новыми изображеніями.

Нельзя не замътить однако, что національныя предубъжденія и твердая увъренность въ собственномъ превосходствъ надъ другими народами имъли большое вліяніе на господствующія въ Германіи понятія о родной старинъ. Нъмецкіе писатели утверждають, что, въ эпоху ихъ первыхъ столкновеній съ Римлянами, Германцы уже далеко оставили за собою дикое состояніе, и всябдствіе особенныхъ свойствъ, которыми исключительно над'ялила ихъ природа, стояли несравненно выше прочихъ народовъ, проходившихъ чрезъ ть же ступени развитія. Всякая попытка объяснить отдільныя явленія древнегерманскаго характера или быта аналогіями, заимствованными извить, долгое время считалась признакомъ исторической тупости, неспособной оцфиить германизмъ въ его самостоятельной красотъ. Остроумное сближение Вилькена германскихъ учрежденій съ афганскими не только не обратило на себя должнаго вниманія, но даже было дурно принято; Гизо подвергся самымъ ръзкимъ нареканіямъ за то только, что привель для сравненія съ Германцами отзывы путещественниковъ о нравахъ дикихъ племенъ Америки. Современные Цезарю Германцы жили, по словамъ ихъ ученыхъ потомковъ, общинами, въ маркахъ, которыя раздълялись на находившіеся въ общемъ владенін леса и луга и на составлявшія частную собственность отдельных в членовъ пашни и усадьбы. Поземельная собственность опредъляла гражданское значеніе лица и вообще служила основою общинныхъ отношеній. Съ другой стороны, воинственныя наклонности Германцевъ находили себъ просторъ и удовлетвореніе въ дружинъ, которая принимала въ ряды свои юнощей, скучавшихъ мирнымъ бытомъ общины, безземельныхъ людей, которые надъялись пріобръсти войною собственность и права, съ нею соединенныя; наконецъ всёхъ тёхъ, кому нельзя было оставаться дома, вслёдствіе какихъ-нибудь особенныхъ обстоятельствъ, --- всъхъ уходившихъ отъ кровавой мести, преследованій закона, и т. д. При такомъ, можно сказать, симметрическомъ порядкъ вещей, въ которомъ самыя противоположныя учрежденія были искусно прилажены одно къ другому, Германцы получили возможность самаго полнаго и разнообразнаго развитія. Они соединяли въ себъ качества, которыя ръдко или почти никогда не встръчаются въ одномъ и томъ же народъ: высокую нравственную чистоту, возможную только при условіяхъ осідлой, семейной жизни, и блестящую, жаждавшую опасностей всякаго рода удаль, которую находимъ у юныхъ, полукочевыхъ, стоящихъ на порогъ исторіи и гражданственности народовъ. Система, которой выводы

мы здёсь въ немногихъ словахъ представили, сложилась изъ ученыхъ трудовъ и патріотическихъ мечтаній; но ей нельзя отказать въ строгой послівдовательности, а главнымъ защитникамъ ея-въ глубокомъ знаніи. Къ сожальнію, ученики Мёзера и Эйхгорна довольствовались приращеніемъ и разработкою матеріаловъ, но не умъли выработать изъ новыхъ матеріаловъ новыхъ идей. Такимъ образомъ важный вопросъ о родовомъ быть, съ котораго начинается Исторія всякаго народа, остался вить сферы ихъ изслідованій. Примъромъ можетъ служить Вайцъ, авторъ еще неконченной и во многихъ отношеніяхъ замізчательной исторіи нізмецкаго права, написанной съ явною цізлію дополнить результатами новъйшихъ розысканій пробылы, находящіеся въ трудь Эйхгорна. Онъ между прочимъ нъсколько разъ упоминаетъ и о родовомъ быть, но относить его къ доисторическому порядку вещей. "Неоспоримо". говоритъ, онъ, "что община и государство выросли изъ семейства; но исторін нъть дела до этихъ переходовъ: она принимаеть общину уже готовую. совершившую предшествовавшее развитіе" <sup>в</sup>). Такой отзывъ, неудовлетворительный самъ по себъ, ибо онъ просто обходить трудность, становится еще странные, когда вспомнимь, что важность родовыхътотношеній въ государственной жизни древнихъ давно уже была всеми признана. Известно, какъ много занимался Нибуръ составомъ римскихъ родовъ. Еще ближе къ намъ, въ исторіи древнъйшаго русскаго права, коснулся того же вопроса незабвенный Эверсъ. Между Германистами, если не ошибаемся, Вильда первый посвятиль этому предмету нъсколько замъчательныхъ страницъ въ своей "Исторіи нъмецкаго уголовнаго права". Но первое полное и систематическое изследование о родовомъ быте у Германцевъ вышло не ранее 1844 года. Мы говоримъ о книгъ Зибеля, котораго труды поставили въ затрудненіе последователей старой историко-юридической школы и уже вынудили у нихъ нъсколько значительныхъ уступокъ 4). Не всъ выводы Зибеля могутъ быть впрочемъ приняты наукою. Въ увлечени полемики, онъ зашелъ слишкомъ далеко, и не довольствуясь указаніемъ на неоспоримые следы родоваго быта въ поздивишихъ учрежденіяхъ, предпринялъ построеніе родоваго государства, основанное, разумъется, не на положительныхъ данныхъ, а на аналогіяхъ и наведеніи. Мы не послідуемъ за нимъ въ этихъ уклоненіяхъ отъ настоящей ціли изслідованія и ограничимся разборомъ историческихъ свидътельствъ, которыми доказывается существованіе у Германцевъ родоваго быта со всеми его последствіями.

Начнемъ съ вопроса о томъ, дъйствительно ли у германскихъ племенъ была въ то время, когда съ ними познакомились Римляне, настоящая поземельная собственность? Съ этимъ вопросомъ, очевидно, связанъ другой— о внутреннемъ устройствъ общинъ.

Источниками въ этомъ случав намъ могутъ служить только известія,

<sup>3)</sup> Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, I. 44.

<sup>4)</sup> Sybel, Entstehung des Deutschen Königthums, 1844. Сравн. разборъ этой книги, написанный Вайцемъ и помъщенный въ историческомъ журналъ Шиндта (Schmidt, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft) 1845 года, Т. III, 13—44. Тамъ же помъщенъ и отвътъ Зибеля на эту критику. Т. III. 294—348.

находимыя у Цезаря и Тацита. Другихъ свидътельствъ ръшительно нътъ. Ссылки на памятники, возникшіе въ послъдствіи, въ эпоху переселенія народовъ и образованія новыхъ государствъ на римской почвъ, не должны быть допускаемы. Четырехвъковыя сношенія съ Римомъ не могли не имътъ вліянія на Германію и не произвести въ бытъ ея населенія значительныхъ перемътъ. Выслушаемъ прежде относящіяся къ нашему предмету слова названныхъ выше писателей.

Цезарь говорить о племени Суевовъ: "privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licet. Neque multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore vivunt, multumque sunt in venationibus", т. е. у нихъ нътъ вовсе частной, раздъленной межами поземельной собственности; они не остаются болъе года на одномъ мъсть для обработки полей своихъ. Хлъба употребляють мало, но большею частію питаются молокомъ и мясомъ стадъ своихъ; также много промышляють охотою. De B. G. IV. 1. Далее говорится о Германцахъ вообще, при сравнени ихъ съ Галлами: "Agriculturae non student, majorque pars victus eorum in lacte, caseo, carne consistit. Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coierint, quantum et quo loco visum est agri attribuunt atque anno post alio transire cogunt". Земледъліемъ мало занимаются; пища ихъ состоить преимущественно изъ молока, сыра и мяса; ни у кого изъ нихъ нътъ опредъленныхъ, отмежеванныхъ участковъ земли; начальники и старшины выдъляють ежегодно землю, опредъляя по собственному усмотренію место и количество отдельнымъ родамъ и семействамъ, живущимъ вмъсть. Черезъ годъ они заставляють мынять участки. Ibid. VI, 22.

Полтора въка спустя, Тацить пишеть: "agri pro numero cultorum ab universis in vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationom partiuntur. Facilitatem partiendi camporum spatia praestant. Arva per annos mutant et superest ager". Владъніе землею переходить поочередно оть одного земледъльца къ другому, по числу ихъ; отдъльные участки выдъляются соразмърно съ достоинствомъ каждаго изъ участниковъ. Общирныя пространства облегчаютъ раздълъ; пашни мъняются ежегодно, но земли остается еще довольно. Germ. стр. 26.

Свидътельства эти достаточно ясны. Изъ нихъ видно состояніе народа, только что переходящаго отъ кочевой къ осъдлой жизни, еще незнакомаго съ настоящею поземельною собственностію. Описывая образъ жизни свободныхъ Германцевъ, Тацитъ говоритъ, что они стыдились добывать потомъ то, что можно было пріобръсти кровью, и возлагали полевыя работы на женщитъ и рабовъ. Главнымъ занятіемъ Германца была война. Въ мирносвремя онъ ходилъ на охоту, или предавался праздности 5). Какъ же согла-

<sup>5)</sup> Pigrum quin immo et iners videtur sudore acquirere quod possis sanguine parare. Germ. 14. Quotiens bella non ineunt, multum venatibus, plus per otium transigunt dediti somno ciboque—delegata domus et penatium et agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo cuique ex familia c. 15. Cp. Hesapa de B. G. VI. 21.



сить съ этими показаніями великаго римскаго историка описаніе земледѣльческой общины, обличающей своимъ устройствомъ и господствующими въ ней нравами высокую степень гражданскаго развитія, на которой Римляне нашли Германцевъ? Но Мёзеръ, Эйхгорнъ, и по ихъ слъдамъ другіе толкують извъстіе Цезаря и Тацита сообразно съ требованіями собственной системы. Они относять все сказанное завоевателемъ Галліи о Германцахъ къ однимъ Суевамъ, которые подъ начальствомъ Аріовиста перешли на лъвый берегь Рейна и сошлись тамъ съ римскими легіонами; слъдовательно, говорять ибмецкіе ученые, о которыхъ здісь идеть річь, изъ всіхъ Германцевъ одни Суевы находились въ тесныхъ сношеніяхъ съ Цезаремъ; прочія же, жившія за Рейномъ, племена были ему извістны только по слухамъ. Ошибочныя изв'єстія, вкравшіяся въ записки о галльской войн'ь, перешли къ поздивишимъ писателямъ, между прочимъ и къ Тациту, который въ 26-й главъ своего сочиненія о Германцахъ повториль, не повъривъ ихъ надлежащимъ образомъ, слова Цезаря, принявшаго учрежденія отдъльнаго племени за характеристическое отличіе цълаго народа. Онъ върно описаль быть дружинный, но не имълъ понятія объ общинь. Не трудно замітить, сколько произвольно натянутаго въ такомъ толкованіи, отвергающемъ оба главныя изъ уцилившихъ свидительство о земледъли у древнихъ Германцевъ. Цезарь принадлежить къ числу самыхъ положительныхъ, можно сказать, математически точныхъ писателей древности. Описанія его кратки, но всегда содержать въ себъ все существенное о данномъ предметь. Зарейнскіе Германцы были ему извъстны не по однимъ слухамъ, потому что онъ лично быль за великою ръкою, воеваль съ съверными Германцами и сверхъ того могь въ самой Галліи собрать подробныя свідінія объ обычаяхъ народа, тъсная связь котораго съ галльскими Белгами не подлежитъ сомитьнію. Можно ли предположить со стороны этого геніальнаго и любознательнаго ума грубое невъжество или непростительное равнодущіе къ вопросу о политическомъ и гражданскомъ бытъ племенъ, съ которыми судьба уже не разъ сводила Римлянъ, и которыя, вследствіе новыхъ завоеваній республики, слълались ея ближайщими и опаснъйшими сосъдями въ Европъ. Еще съ меньшимъ правомъ заподозрѣна достовѣрность Тацитова показанія. Знаменитый историкъ жилъ около 150 летъ после Цезаря. Въ теченіи этого времени Римляне почти не переставали воевать съ Германцами и узнали ихъ короче. Тациту могли служить источниками: изустные разсказы римскихъ воиновъ, которые не только участвовали въ зарейнскихъ походахъ, но бывали въ плѣну у Германцевъ и своими глазами видѣли образъ жизни Варовыхъ побъдителей; разсказы многочисленныхъ Германцевъ, находившихся въ имперской службъ; наконецъ сочиненія, въ родъ потерянной исторіи германскихъ войнъ, написанной Плиніемъ старшимъ, который, кромъ свъдъній, собранныхъ на мъстъ событій, въроятно имъль подъ руками другіе письменные матеріалы. Нельзя же допустить, что Тацить, осмотрительности и добросовъстности котораго отдаютъ полную справедливость всв изслъдователи нъмецкой старины, разобравшіе каждую строку его Германіи, списаль буквально извъстія Цезаря о поземельной собственности у Германцевъ и не

далъ себѣ труда глубже вникнуть въ дѣло, котораго важность не могла однако ускользнуть отъ него. Нужно ли говорить здѣсь о покушеніяхъ насильственно измѣнить ясный смыслъ тацитовыхъ словъ и вложить въ нихъ прямое противорѣчіе Цезарю 6)? Многіе объясняютъ ежегодную мѣну полей системою плодоперемѣннаго хозяйства 7).

Изъ всего вышесказаннаго выходить, что мы по необходимости должны ограничиться относительно времени, предшествующаго переселенію народовъ, извъстіями, которыя находятся у Цезаря и у Тацита, и принять ихъ въ ближайшемъ, буквальномъ смыслъ, не прибъгая къ искусственнымъ, болъе или менъе произвольнымъ и затемняющимъ сущность дъла объясненіямъ.

Ни у того, ни у другаго изъ этихъ писателей не упоминается о Маркъ, составляющей, по мнѣнію Эйхгорна и его школы, краеугольный камень древнегерманскаго политическаго и земскаго устройства. Слово Марка имфетъ нфсколько значеній 8). Собственно оно означаеть границу, limes. Но сверхъ того подъ нимъ разумъются: а) служащіе границею, находящіеся въ общемъ владъніи лъса и луга 9); b) совокупность земель, принадлежащихъ общинъ, и наконецъ с) самая община, которой члены называются потому commarchani. Занятый исключительно мыслію о родовомъ быть и опираясь на молчаніе римскихъ памятниковъ, Зибель, безъ всякой надобности, относитъ Марку къ позднъйшимъ временамъ 10). Допуская вполнъ достовърность свъдъній, сообщаемыхъ намъ Цезаремъ и Тацитомъ, мы однако не въ правъ отрицать все то, о чемъ не говорять эти писатели. Мёзеръ и Эйхгорнъ не безъ основательныхъ причинъ принимаютъ глубокую древность Марки и причисляють ее къ кореннымъ германскимъ учрежденіямъ; но ихъ взглядъ на самую Марку невъренъ, потому что они не хотятъ признать перемънъ, которыя произошли въ ея внутреннемъ устройствъ со временъ Цезаря до того времени, когда она предстаетъ намъ въ полномъ историческомъ свъть. Мы привели, уже Эйхгорново опредъленіе Марки. Это первоначальная германская община, члены которой, или commarchani, суть простые сосъди, соединенные землею, на которой они вмъсть живуть, и оть нея заимствующіе свое гражданское значеніе. Только тотъ настоящій, полноправный членъ общества, у кого есть своя собственная земля. Юридическія отношенія полно-

<sup>6)</sup> Waitz. I. 23.

<sup>7)</sup> Eichhorn I. § 14. Landau, die Territorien in Bezug auf ihre Bildung und ihre Entwickelung. 1854. Стр. 52—63. Въ книгъ Ландау собрано все, что можно сказать о существовании трехпольнаго хозяйства у Германцевъ. Но доводы его не убъдительны. Онъ заключаетъ отъ позднъйшаго къ предыдущему.

в) Наша древняя вервь представляетъ начто соотватствующее германской Марка.

<sup>9)</sup> Обыкновенно границею Марки быль люсь. Яковъ Гриммъ (Deutsche Rechtsalterthümer, Berl. 1844) полагаеть, что Марка означала первоначально просто люсь. Рубежь или граница есть поздивищее, производное значеніе. На исландскомъ языкъ Мотк значить люсь, а Магк—рубежъ.

<sup>10)</sup> Надобно впрочемъ сказать, что самъ Эйхгорнъ въ 5-мъ изданія (стр. 57) своего сочиненія счель нужнымъ оговориться и нъсколько ограничить значеніе, какое онъ прежде давалъ Маркъ. Вайцъ ръшительно отвергаетъ мизніе, полагающее ее въ основаніе политическаго устройства у Германцевъ. І. 31.

правныхъ жителей Марки основаны на договорѣ: ибо ихъ нельзя ни откуда вышести, кромѣ предварительнаго соглашенія участниковъ. Имѣли ли Эйхгорнъ и его послѣдователи въ виду такой договоръ, очевидно противорѣчащій господствующему между Германистами воззрѣнію на государство, мы не знаемъ, но обойтись безъ него имъ невозможно. Ихъ Марка есть не органическій начатокъ гражданскаго развитія, а искусственное произведеніе человѣческой воли. Sie ist nicht naturwüchsig, по нѣмецкому выраженію.

Предъ авторитетомъ славныхъ именъ Мёзера, Эйхгорна и примыкающаго къ нимъ Я. Гримма (Deutsche Rechtsalterthümer, стр. 405 и слъд.) умолкли на время прямыя свидътельства источниковъ. А между тъмъ многіе изъ новыхъ изследователей живо чувствовали недостаточность господствующаго понятія о Маркъ. Примъромъ можетъ служить Кембль, авторъ превосходнаго сочиненія объ Англо-Саксахъ 11). Кембль обладаеть высокими учеными достоинствами. Съ обширными историческими и филологическими знаніями у него соединяется глубокое и живое понимание германской древности. Тъмъ не менъе онъ впаль въ противоръчіе съ самимъ собою, хотя съ другой стороны это противорѣчіе показываеть его вѣрный историческій смысль. Принимая, по примъру Мёзера и Эйхгорна, Марку за основу общественнаго устройства у Германцевъ, Кембль (стр. 54) называеть ее "добровольнымъ союзомъ свободныхъ людей". Такой добровольный союзъ предполагаетъ, какъ мы уже замътили, предварительное соглашеніе, договоръ, нъчто въ родъ contrat social. Но на предыдущихъ и слъдующихъ страницахъ той же книги мы находимъ совствиъ другое. "Марка содержитъ въ себт совокупность земель, принадлежащихъ коренной (original) cognatio, роду или колъну (стр. 43)". Далъе (на стр. 56) эта мысль высказана еще яснъе и обстоятельнъе: "Марка представляется мнъ большимъ союзомъ или соединеніемъ семействъ, стоящихъ на разиыхъ ступеняхъ богатства, значенія и вліянія: нъкоторыя изъ этихъ семействъ ведутъ свое происхождение прямо отъ общаго родоначальника или отъ племеннаго героя; родство другихъ сомнительнъе, потому что чемъ более ростеть население и увеличивается число родичей, тъмъ далъе отходять они отъ общаго корня; сверхъ того можно вступить въ общину посредствомъ брака, усыновленія, даже чрезъ отпущеніе на волю; но всъ члены признають соединяющую ихъ связь братства, родства или sibsceaft 12). Всъ они составляють одну единицу относительно другихъ, такихъ же общинъ". Здесь дело идетъ не просто о соседяхъ, а о родичахъ, т. е. о родовомъ бытъ, при которомъ Марка получаетъ иное значеніе. Къ сожальнію Кембль не пошель далье: у него не достало мужества отказаться отъ въры въ существование поземельной собственности и цвътущаго земледълія у древнихъ Англо-Самсовъ. Можно подумать, что онъ, подобно большей части немецкихъ ученыхъ, разсматриваетъ этотъ вопросъ не столько съ научной, сколько съ національной точки зрвнія. Иначе трудно понять

<sup>11)</sup> Kemble, the Saxons in England. London, 1849. 2 Toma.

<sup>12)</sup> Замътимъ, что Sippe, родство и родня, означаетъ также миръ. Въ англо-саксонскомъ переводъ Евангелія слово миръ передано чрезъ sybbe.

его неръшительность: опровергая главныя изъ отдъльныхъ положеній старой системы, онъ остается ей въренъ въ цъломъ.

Паткія опоры, поддерживающія зданіе, воздвигнутое німецкимъ патріотизмомъ, ищущимъ въ прошедшемъ оправданія своимъ настоящимъ притязаніямъ, съ каждымъ днемъ оказываются несостоятельніве. Теперь трудно доказать, что Германцы были изобрітателями земледілія въ сіверной и средней Европів, что они довели его до высокой степени и передали потомъ Славянамъ. Еще недавно, въ числів немногихъ и весьма неубідительныхъ доводовъ въ пользу этого мнівнія, находилось распространеніе германскаго плуга и его названія между славянскими племенами. Однако Яковъ Гриммъ сомніввается въ германскомъ происхожденіи слова плугь, котораго онъ не нашель вовсе въ древнійшихъ памятникахъ (готскихъ), гдів оно замівнено другими, совсімъ не похожими на него словами: Hôha и Sulh (Deutsche Grammatik, III, 114). Лео (Malberg. Glosse) идеть еще даліве: онъ утверждаетъ, что Германцы заимствовали и орудія и выраженія, относящіяся къ земледілію, у Кельтовъ.

Слова Цезаря: gentibus cognationibusque hominum qui una coierint указывають намъ на составъ населенія первоначальной германской общины, или Марки. Семьи и цълые роды живутъ вмъстъ. Только родичъ, членъ рода, есть настоящій членъ общины. Противники родоваго быта, утверждающіе, что только обладаніе землею сообщало Германцу значеніе полноправнаго члена Марки, напрасно ссылаются на Тацита. Изъ его словъ трудно вывести такое заключеніе. У нето сказано прямо, что до совершеннольтія, нли торжественнаго принятія оружія, юноши составляють часть отцовскаго дома, потомъ часть общины, т. е. становятся ея членами. Ante hoc (до совершеннольтія) domus pars videntur, mox reipublicæ. Germ. с. 13. Черезъ четыреста лътъ послъ Тацита, Готы еще держались этого правила; юноша, способный носять оружіе, пользовался у нихъ полными правами свободнаго человъка, или гражданина: Sic juvenes nostri qui ad exercitum probantur idonei indignum est ut ad vitam suam disponendam dicantur infirmi, et putentur domum suam non regere, qui creduntur bello posse tractare. Gothis ætatem legitimam virtus facit, et qui valet hostem confodere. ab omni se jam debet tuitione vindicare. Cassiodori Var. 1, 38. Вообще, мы желали бы встретить хотя одно положительное свидетельство источниковъ въ пользу поземельной собственности и ея вліянія на общественное значеніе лица у древнихъ Германцевъ. На это можно сказать, что у допіедшихъ къ намъ римскихъ писателей и въ другихъ памятникахъ очень мало данныхъ относительно родоваго быта у Германцевъ. Конечно, такихъ данныхъ мало, но онъ существують и притомъ въ количествъ, достаточномъ для совершеннаго оправданія опирающейся на нихъ системы, хотя эта система, независимо отъ частныхъ историческихъ фактовъ, истекаетъ изъ общихъ законовъ, которымъ подчинено въ развитіи своемъ всякое гражданское общество. Родовой быть не только стоить въ началь такого развитія, но дъйствуеть на него впослъдствіи и отражается въ учрежденіяхъ позднъйшаго, чисто государственнаго порядка.

Приведемъ однако главныя изъ касающихся нашего предмета свидътельствъ.

Сверхъ приведенныхъ выше словъ Цезаря о родахъ и семьяхъ, вмъстъ живущихъ, онъ говорить, что дружины Аріовиста, располагаясь въ боевомъ порядкъ, становились родъ къ роду, по родамъ. Germani suas copias eduxerunt, generatinque constituerunt... De B. G. I. 51. To же самое, но еще опредълительные и ясные, показываеть Тацить. "Идя въ битву, Германцы строились клиномъ, при чемъ соблюдался извъстный порядокъ: у каждаго рода и у каждой семьи было свое опредъленное мъсто. Non casus nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiae et propinquitates. Germ. 7. У Лонгобардовъ, по словамъ Павла Діакона, fara означало часть дружины и въ то же время родъ. И. 9. Подтвержденіе этому находимъ въ лонгобардскихъ словаряхъ, гдъ fara = genealogia, generatio, parentella 12). Законъ Алемановъ упоминаетъ о спорахъ, возникающихъ между родами: Si qua contentio orta fuerit inter duas genealogias de termino terrae eorum. Tit. 84. Законъ Вестъ-Готовъ не различаеть сосъдства отъ родства и соединяеть ихъ подъ одни опредъленія: nec pater pro filio, nec filius pro patre, nec uxor pro marito, nec maritus pro uxore, nec frater pro fratre, nec vicinus pro vicino, nec propinquus pro propinquo ullam calumniam pertimescat.

Собранныя здёсь свидётельства принадлежать нёсколькимъ столётіямъ и доказывають не только существованіе родовыхъ формъ, но даже ихъ положительное вліяніе на жизнь германскаго народа какъ въ мирное, такъ и въ военное время. Но запасъ нашъ еще не истощенъ. Германскія нарёчія сохранили неизгладимые слёды давно умершаго порядка вещей. Вотъ нёсколько сюда принадлежащихъ словъ:

Въ древнихъ рукописныхъ саксонскихъ словаряхъ латинское fratrueles переведено: gelondan, что собственно значитъ: люди, живущіе вмѣстѣ, на одной землѣ <sup>14</sup>). Это Цезаревы gentes cognationesque qui una coierint, родичи == сосѣди. У тѣхъ же Англо-Саксовъ слово maeghte употребляется въ двоякомъ значеніи: родственниковъ или родичей и земли, завоеванной и заселенной членами одного рода <sup>15</sup>). Укажемъ также на тѣсно связанныя между собою слова: Adel (Adal) и Ôdal (Uodal). Первое означаетъ родъ, второе—владѣнія рода <sup>16</sup>). Другія выраженія, характеризующія самый составъ родовыхъ общинъ и слагающагося изъ нихъ государства, будутъ приведены ниже.

Изъ сказаннаго досель мы позволимъ себь вывести слъдующія заключенія объ образь жизни и быть древнихъ Германцевъ.

Древне-германская община есть ничто иное, какъ родъ. Члены рода живутъ сосъдями въ деревняхъ, или отдъльными дворами на общей землъ, Маркъ, обнесенной со всъхъ сторонъ лъсомъ, болотомъ или другою при-

<sup>13)</sup> Waitz. I. 221.

<sup>14)</sup> Kemble, the Saxons in England, I, 56, 89.

<sup>15)</sup> Lappenberg, Geschichte von England, 1. 583.

<sup>16)</sup> Waitz, I. 66.

родною границею 17). Это граница рода: на нее положено заклятіе. Ее охраняють языческіе боги (являющіеся демонами посль введенія христіанства) и безчеловъчно жестокія постановленія исключительно родовой общины <sup>18</sup>). Смерть ожидаеть инородца, самовольно преступающаго зав'ятный рубежъ. Земля Марки окружена гибелью, по словамъ древней, приведенной Кемблемъ пъсни 19). Все лежащее въ предълахъ Марки принадлежитъ роду. Почва дълилась на двъ части; одна содержала въ себъ усадьбы и пашни, въ которыхъ родичи должны были ежегодно меняться участками; въ другой заключались общіе выгоны, луга и ліса. Въ первой половині могь, подъ вліяніемъ извъстныхъ историческихъ условій, совершиться постепенный переходъ къ полной частной собственности; вторая несравненно долье носила характеръ общаго владенія. Следы этого быта сохранились особенно долго на скандинавскомъ полуостровъ и до сихъ поръ еще не совершенно изгладились въ Германіи, не смотря на длинный рядъ віжовъ, отділяющихъ насъ отъ той эпохи, когда Цезарь и Тацить записали извъстія, собранныя ими о Германцахъ. Сказанное ими объ отсутствіи поземельной собственности у Германцевъ отнюдь не противоръчить первоначальному, чисто родовому устройству Марки, но даже можеть служить къ объяснению ея позднъйщей формы, которая описана Эйхгорномъ, и гдъ частная собственность отдъльныхъ членовъ общины, образовавшаяся изъ участковъ, прежде переходившихъ изъ рукъ въ руки, существуеть рядомъ съ общимъ владеніемъ лугами и лъсомъ. На вопросъ о возможности такого порядка вещей, о какомъ намъ говорять Цезарь и Тацить, можно отвъчать многочисленными аналогіями, заимствованными изъ быта другихъ народовъ. Не считаемъ нужнымъ указывать на всемъ известные, представляюще большое сходство съ германскими обычаи славянскихъ племенъ. Оранскій арабъ считаєтъ своею собственностію только стмена, употребленныя имъ на поствъ, а не самую пашню. Въ Ягирскомъ округъ Мадрасской области землевладъльцы ежегодно мъняются землями; афганскія племена подвергаются новому раздълу земель даже по истеченіи десятильтняго срока владынія. Страбонъ и Діодоръ упоминають о подобномъ обычать, существовавшемъ у нткоторыхъ племенъ Иллиріи и Пиренейскаго полуострова 20). Цейссъ весьма в'трно характеризуеть древнегерманскій быть словами: прочной опредівленной собственности еще нътъ. Человъкъ еще не привязался къ почвъ, которая находится въ общемъ владъніи. Пищу ему доставляють домашній скоть и охота. Земледъліе снабжаеть только необходимъйшими средствами существованія; война составляеть любимое занятіе. Но эту подвижпую, непостоянную жизнь нельзя однако назвать кочевою. Она занимаеть средину между земледъльческою и кочевою. У подобныхъ народовъ есть родина и жилища,

<sup>17)</sup> Это зависько отъ мъстности. Понятно, что когда Германія была покрыта густыми лъсами, и по словамъ нъмецкой поговорки "бълка бъгала по семи миль, прыгая съ дерева на дерево", т. е. не спускаясь на землю, жилыя мъста находились въ полянахъ, окруженныхъ лъсомъ.

<sup>18)</sup> Grimm, deutsche Rechtsalterthümer, 518-20. - 19) The Saxons, I. 47.

<sup>20)</sup> Примъры эти собраны у Кембля. І. 39.

но они легко ихъ покидають ради новыхъ странъ" 21). Не собственность, а происхожденіе, принадлежность къ роду опредёляли значеніе лица въ такой общинъ. Инородцу не было въ ней мъста. Но родовыя связи заключались не въ одномъ кровномъ родствъ: родъ увеличивался не чрезъ нарожденіе только. Въ составъ его можно было вступить извив, посредствомъ усыновленія или брака. Вообще женщины служили часто посредницами и примирительницами родовъ, смягчая ихъ начальную исключительность. Англосаксонская поэзія недаромъ называетъ женщину freedowebbe, ткущею миръ. Этоть превосходный эпитеть показываеть ея значение въ основанномъ на родовыхъ отношеніяхъ обществъ. Пріобщенный посредствомъ брака или другимъ образомъ къ чуждой ему дотолъ общинъ, инородецъ становился родичемъ, потомкомъ ея родоначальника. Вымышленное, искусственное родство заступало мъсто кровнаго. Исторія древней Греціи и Рима представляеть множество аналогическихъ явленій 22), дающихъ намъ возможность вполить понять переходъ отъ естественнаго, основаннаго на единствт крови рода нь искусственному, который обыкновенно является уже частію государства. Такимъ полукочевымъ бытомъ германскихъ народовъ можно объяснить ихъ блужданія съ мъста на мъсто, постоянную тревогу, въ которой они находятся въ продолжение нъсколькихъ въковъ, начиная съ перваго ихъ появленія въ исторіи, т. е. съ нашествія Кимвровъ и Тевтоновъ. Родина Германца заключалась не въ данной мъстности, а въ родъ его. Она была подвижная; не мъстность сообщала название роду, поселившемуся въ ней на болъе или менъе долгій срокъ и обратившему ее въ свою временную Марку, а наоборотъ имя рода переносилось съ одного конца Германіи на другой. Имена урочищь могуть служить полезнымь, хотя въ большей части случаевь недостаточнымъ пособіемъ для изученія германскихъ переселеній. Эта путеводная нить часто рвется въ рукахъ изследователя, и нътъ никакой возможности связать порванные концы. "Мы не доджны удивляться, говорить Кембль, встречая среди такого безостановочнаго, общирнаго и общаго движенія, каковы были переселенія нашихъ предковъ, родовыя имена Германіи, Норвегіи, Швеціи и Даніи на нашихъ (т. е. англійскихъ) берегахъ. Не только небольшое число странниковъ, носившихъ знаменитое родовое имя, но одинъ человъкъ могъ собрать вокругъ себя толну товарищей, охотно соединявшихся подъ прославленное героическими преданіями имя рода (т. е. образовать искусственный родъ). Такимъ образомъ Гарлинги и Вельзинги, имена, тесно связанныя съ великимъ эпосомъ германскихъ и скандинавскихъ народовъ, повторяются во многихъ мъстахъ Англін" 23). Ученый историкъ Англо-Саксовъ полагаеть, что большая часть мъстныхъ названій произощла отъ родовыхъ, и потому приложилъ въ концъ 1-го тома своей книги цълый списокъ такихъ названій. — Когда улеглось великое движеніе народовъ, и Германцамъ закрылась прежняя возможность

<sup>21)</sup> Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme, 52 u 53 crp.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) См. Niebuhr, Röm. Geschichte, 1, 345 и слъд. Fr. Herman, Lehrbuch der Griechischen Staatsalterthümer, §§ 5, 99, 101. — <sup>23</sup>) The Saxons, 1, 58.

переселеній на югь или на западъ, ихъ связь съ родною почвою стала кръпче. Значеніе Марки измънилось. Она перестала быть мъстомъ только временнаго пребыванія рода. Прикованный къ отцовской почвъ Германецъ требоваль болье прочныхъ и опредъленныхъ отношеній собственности. Ежегодный обмень пашень находился вы очевидномы противоречи съ выгодами и цълями отдъльныхъ владъльцевъ. Въ томъ же направленіи дъйствовали римскія вліянія и христіанство, которое, усиливая значеніе семейства, темъ самымъ ослабляло родовое начало. Сказать, когда и какъ именно совершилась перемъна у каждаго германскаго народа порознь, нельзя, по недостатку источниковъ, но можно догадываться, что мъсто ежегодныхъ раздъловъ заступили болъе продолжительные сроки владънія, вытъсненные въ свою очередь наследственностію участковъ. Между памятниками, принадлежащими этой переходной эпохъ, особенно важенъ для насъ эдиктъ франкскаго короля Хильпериха, изданный въ 574 году: a) Placuit atque convenit, ut si quis vicinos habens aut filios aut filias post obitum suum superstitutus fuerit, quamdiu filii aduxerint, terra habeant, sicut et lex salica habet. b) Et si subito filios defuncti fuerint, filia simili modo terras accipiat istas, sicut et filii si vivi fuissent aut habuissent. Et si moritur, frater alter superstitutus fuerit terras accipiant, non vicini (Pertz, Monumenta, IV. 10). Этотъ законъ отмъняетъ прежній порядокъ наслъдства, предоставляя ближайшимъ родственникамъ, т. е. дътямъ умершаго, право наслъдовать предпочтительно предъ сосъдями, т. е. родичами. Семейство выдъляется изъ рода <sup>24</sup>).

Мы сказали выше, что слѣды первоначальной, т. е. родовой Марки долго существовали въ Скандинавіи и еще не совершенно исчезли въ Германіи. Въ XI стольтіи сельское устройство въ Даніи было еще основано на началь общаго владънія. Мы постараемся изложить главныя черты этого устройства. Каждое селеніе или деревня состояла изъ тофтовъ, расположенныхъ вдоль двухъ крестообразно пересъкавшихся улицъ. Подъ именемъ тофта разумълись: домъ, хозяйственныя строенія, дворъ и садъ поселянина, обнесенные тыномъ или другою оградою. Улицы и перекрестокъ посрединъ селенія находились въ общемъ владъніи и не могли быть застроены или заняты другимъ образомъ. Принадлежавшія такой общинъ пашенныя земли были разбиты на нъсколько клиновъ. Всякій клинъ (Катр) быль тщательно измъренъ веревкою, и въ немъ выдълены участки всъмъ владъльцамъ тофтовъ. Участки эти были иногда крайне малы, но отъ правила нельзя было

<sup>24)</sup> Sybel, Entstehung des deutschen Königthums, стр. 25—27. Эдиктъ Хильпериха содержитъ въ себъ неоспоримыя доказательства въ пользу родового быта. Доказательства эти тъмъ убъдительнъе, что самый памятникъ возникъ на римской почвъ. Видно, что Вайцъ не знаетъ, какъ примиритъ такое ръшительное свидътельство съ собственною теоріею. Waitz, das alte Recht der Salischen Franken, стр. 130. Мы не привели въкоторыхъ свидътельствъ, на которыя ссылается Зибель, напр. еранкскій законъ de chreneeruda, потому что смыслъ его намъ не нсенъ и едва ли можетъ безъ натяжки служить подтвержденіемъ Зибелевой системы. То же самое скажемъ и о замъчательной статьъ "Si de parentilla". Здъсь трудно ръшить, о чемъ вдетъ ръчь, о семьъ или о родъ.



отступить, и больсманъ (землевладълецъ или жилецъ, отъ boel, bool = жилище) имълъ клочекъ земли въ каждомъ клинъ. Когда деревня не представляла болье достаточнаго простора своимъ жителямъ и въ ней нельзя было устроить новыхъ тофтовъ, избытокъ населенія (по всей віроятности младшіе сыновья больсмановъ) уходиль изъ деревни и строилъ себъ, въ нъкоторомъ разстояніи отъ нея, новыя жилища. Такой выселокъ назывался торпъ и находился въ зависимости отъ адельби (Adelbye), или старой общины. Родовая связь между ними была такъ кръпка, что послъдній, оставшійся въ живыхъ больсманъ стараго селенія могъ, въ теченіе трехлетняго срока, принудить переселенцевъ къ возврату на прежнія мъста 25). Въ изложенномъ нами устройствъ датскаго селенія уже нътъ ежегодныхъ раздъловъ земли, но всѣ послъдствія этого древнъйшаго обычая сохранились. Стеснительныя определенія родовой собственности еще не изгладились. Каждый клинъ или Катр обведенъ межею, но между отдъльными участками нъть рубежей. Датское правительство рано вступило въ борьбу съ этимъ порядкомъ вещей: оно предоставило больсману право обмъна земли съ сосъдями, вслъдствіе чего онъ получиль возможность собрать въ одно цълое свои разбросанные въ нъсколькихъ клинахъ участки. Кромъ того, ему разръшено было пріобрътать земли за предълами общиннаго владънія. Такая собственность называлась отпит и ставила своего владельца въ положеніе, совершенно отличное оть того, какое онъ занималь въ родномъ селеніи. -иксох смынсоп кольдет и ынишдо йовород имэпо стоп-сси слирохив номъ, собственникомъ въ настоящемъ значени слова. Еще большее подтвержденіе Цезаревыхъ и Тацитовыхъ извістій находимъ мы въ самой Германіи. Въ прошедшемъ столътіи крестьяне Фрикгофской общины (Frickhofen), въ Нассаускомъ герцогствъ, ежегодно дълили по жребію принадлежавшія ихъ общинъ земли. На Гундсрювенъ подобный обычай сохранился до сихъ поръ: тамъ въ округахъ Мерцигъ, Отвейлеръ и Саарлуи есть общины, въ которыхъ земля переходить отъ одного владельца къ другому, въ определенные сроки отъ 3 до 18 лътъ. Она не составляетъ частной собственности и принадлежить селенію или общинь въ болье обширномъ смысль. Въ рейнской Баваріи встрівчаемъ такія же явленія 26). Наконецъ, не даліве какъ въ 1805 году, крестьяне селенія Трантовъ, что на ръкъ Пенъ, въ съверной Германіи, еще смотр'вли на землю какъ на общую собственность и ежегодно дълили ее между собою. Въ раздълъ участвоваль также пасторъ селенія 27). Очевидно, это сліды родоваго владінія.

Не смотря на многочисленныя, изъ историческихъ памятниковъ и языка

<sup>25)</sup> Dahlmann, Geschichte von Dänemark, T. I, стр. 133 — 37. Къ сожалвнію, у меня не было превосходной статьи Ганссена (Hanssenn, Ansichten über das Agrarwesen der Vorzeit, у Фалка, Neues Staatsb. Magazin, T. III и VI), которою пользовался Дальманъ и почти всъ новъйшіе изследователи германской и скандинавской древности.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Maurer: Einleitung zur Geschichte der Mark-Hof-Dorf- und Stadtverfassung. München, 1854, erp. 6.

<sup>27)</sup> Статья: Ueber die Feldordnung und den Ackerbau der alten Germanen, въ Историческомъ журналь Шинта. 1845 г. III, 253.

заимствованныя данныя, свидѣтельствующія о преобладаніи родовыхъ формъ у Германцевъ долгое время послѣ ихъ вступленія въ исторію, мы считаемъ однако невозможнымъ полное и подробное изображеніе этихъ формъ. Попытку, сдѣланную Зибелемъ, нельзя назвать удачною, хотя отдѣльныя части его изслѣдованія заслуживаютъ большаго вниманія и обнаруживаютъ значительный критическій талантъ. Едва ли найдемъ у кого другаго болѣе вѣрное и отчетливое опредѣленіе родоваго государства. Зибель находитъ совершенно безплоднымъ споръ, когда-то поднятый о различіи рода естественнаго отъ искусственнаго, ибо эти формы равно часто встрѣчаются намъ въ исторіи и основаны на одномъ и томъ же началѣ. Главное здѣсь состоитъ въ правильномъ пониманіи рода вообще и въ умѣньи отличить значеніе родоваго старшины отъ власти отца семейства.

Въ такомъ смъшеніи заключается основный недостатокъ книги, впрочемъ превосходной, въ которой впервые и притомъ непревзойденнымъ до сихъ поръ образомъ сближены для взаимнаго уясненія древности славянскаго и германскаго права. Эверсъ (das aelteste Recht der Russen) начинаеть вездів съ отца семейства, у котораго родятся сыновья и внуки и такимъ образомъ расширяютъ домашній кругь; но онъ упускаеть изъвиду, что семейство до или вив государства основано на нравственномъ, а не на юридическомъ законъ, и потому развиваетъ нравственныя, а не юридическія отношенія. Государства никакъ нельзя вывести изъ семьи, тімь болье, что последняя является вполне только въ государстве, отъ котораго она получаеть нужныя для ея внёшняго существованія юридическія опредъленія. Семейство превращается въ государство не вслъдствіе увеличивающагося числа членовъ, а чрезъ духовное усиленіе понятія о правѣ, сознательную или безсознательную волю участниковъ руководствоваться не одною родственною любовью, но еще гражданскими постановленіями. Такое стремленіе предполагается въ род'ь (gens), и потому мы можеть назвать его прямо государствомъ; мы знаемъ, что родовая связь часто основана на вымыслъ, но родовыя отношенія чрезъ это нимало не слабівють. Такъ какъ внутреннее начало этого союза есть нъчто духовное, относящееся къ области воли и договора, то оно также можеть быть выражено настоящими родственниками, какъ и посторонними, дъйствующими въ духъ родства. Воть въ чемъ заключается различіе между родовымъ государствомъ и всёми другими гражданскими союзами. Но не должно думать, что этотъ вымыслъ возникъ изъ потребности сообщить союзу благозвучное имя, торжественное богослужение или неопредъленное чувство единства; напротивъ, онъ долженъ служить руководительною нитью во всёхъ отношеніяхъ новаго государства, которое свято чтить образець свой и не отступаеть оть него. Существенный признакъ и законъ родоваго государства состоитъ въ томъ, что всв его гражданскія учрежденія облечены въ формы семейства; отсюда заимствуєть оно свой характеръ даже тамъ, гдъ родовые и мъстные союзы внъшнимъ образомъ совпадаютъ между собою. Это первый шагъ, означающій въ естественномъ развитіи народовъ пробужденіе политическаго сознанія. Народъ ищеть соотвътствующихъ его потребностямъ формъ, и ему прежде всего представляется та, въ которой замкнута была его доисторическая жизнь, —форма семейства. На нее опираются общества, находящіяся въ дѣтскомъ возрастѣ; изобиліе миеовъ, возникающихъ именно на этой почвѣ, очень понятно. Можно сказать, что основная мысль такой системы, принимающей государство за семейство, содержитъ въ себѣ миеическую истину, поэтически прекрасный и глубокій смысль; но тѣмъ очевиднѣе становится, по достиженіи высшей ступени, ограниченность этой системы и ея неудовлетворительность для разума. Итакъ сравненіе государства съ семействомъ можетъ быть вѣрно, но понятіе, выводящее государство изъ семейства, какъ естественнаго основанія, ложно. Всѣ отношенія, истекающія изъ такого чувства, должны исчезнуть и сокрушиться при первомъ столкновеніи съ развитымъ чисто гражданскимъ порядкомъ вещей, т. е. съ настоящимъ государствомъ" <sup>88</sup>).

Соединеніе нѣсколькихъ родовъ составляетъ высшее политическое единство сотни <sup>99</sup>), или гау <sup>80</sup>). Начальниками какъ отдѣльныхъ родовъ, такъ и высшихъ, изъ ихъ соединенія образовавшихся союзовъ были *старшины*. Здѣсь возникаетъ вопросъ о происхожденіи и объемѣ власти этихъ старшинъ и объ отношеніи ихъ къ древне-германскому дворянству, той nobilitas, о которой говоритъ Тацитъ, не оставившій къ сожальнію никакихъ подробностей объ этомъ сословіи.

Прежде всего замътимъ, что древніе Германцы обыкновенно соединяли понятіе о власти съ понятіемъ старшинства. Англо - саксонское Ealdordom равно означаеть отношенія короля къ подданнымь, вождя дружины къ его воинамъ, мужа къ женъ 31). Беда, въ церковной исторіи Англо - Саксовъ, говорить, что у Саксовъ не было куниговъ, или королей, sed satrapas plurimos suae genti praepositos. Въ саксонскомъ переводъ этого сочиненія Алфредомъ Великимъ слово satrapae передано чревъ ealdormen. Эти же саксонскіе сатрапы называются иногда majores natu (annales Petaviani). У Франковъ выраженіе senior и major natu означаеть вообще человіка, занимающаго высокое положение въ государствъ. Старшины племени Узипетовъ называются у Цезаря majores natu. У Фризовъ aldirman есть судья; atha (отцы, см. фризскій словарь Рихттофена) начальники вообще. Этихъ примъровъ, полагаемъ, достаточно, хотя ихъ можно было бы привести гораздо болъе. Такое соединеніе понятій власти и физическаго старшинства не можеть быть случайнымъ. Оно указываеть на родовое устройство, въ которомъ власть находится въ рукахъ старъйшинъ. Но кто же были эти старъйшины?

Цезарь нъсколько разь упоминаеть объ нихъ, употребляя выражение magistratus и principes. Magistratus ac principes завъдують ежегоднымъ раздъломъ полей. В. G. VI. 22. In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum et pagorum inter suos jus dicunt, contraversiasque minu-

<sup>28)</sup> Entstehung des d. Königthums, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Зибель принимаетъ сотию за первоначальное соединение ивсколькихъ родовъ, отвлекая отъ ея числительного значения. Сотия слъд. не есть округъ, какимъ она является впослъдствии (франкская centena и т. д.), а союзъ.

<sup>30)</sup> Округъ. Eichhorn, § 14, n. a. Grimm. R. A. 496. — 31) Sybel, 43.

unt... quum bellum civitas aut inlatum defendit aut infert, magistratus qui eo bello praesint, ut vitae necisque habeant potestatem, deliguntur. VI. 23. Надобно, следовательно, отличать три рода властей: principes regionum и principes pagorum въ мирное время и magistratus, избираемые для войны съ несравненно большими правами. Споръ о значении округовъ, которые Цезарь разумьль подъ словами pagus и regio, удовлетворительно ръшается параллельнымъ мѣстомъ у Тацита: principes qui jura per pagos vicosque reddunt. Germ. 13. Vicus соотвътствуетъ отдъльной общинъ, роду. Regio въ такомъ случав есть округъ, занимаемый родомъ или общиною, Марка; радиз обыкновенно = даи, вмъщающей въ себъ, какъ уже сказано, нъсколько родовъ, или Марокъ. Свидътельство Цезаря тъмъ болъе заслуживаеть вниманія, что оно вполнъ подтверждается позднъйшими источниками. Извъстно, что изъ встать германскихъ народовъ Саксы наименте подвергались витынимъ вліяніямъ: они позже другихъ приняли христіанство и доле сохранили древній быть и обычаи. Беда говорить объ нихъ: non habebant regem iidem antiqui Saxones, sed satrapas plurimos suae genti praepositos, qui ingruente belli articulo mittunt aequaliter sortes et quemcumque sors ostenderit, hunc tempore belli ducem (Heretogan, въ переводъ Алфреда В.) omnes sequuntur et huic obtemperant. Peracto autem bello rursum aequalis potentiae omnes fiunt satrapae. Hist. Eccl. V. 10. Сочинитель житія св. Лебуина, жившій посль Беды и пользовавшійся его сочиненіемь, говорить о Саксахь: Singulis pagis principes praeerant singuli. Pertz, Mon. II. 361. Изъ словъ Беды видно, что въ военные вожди избирались тъже principes или, какъ онъ ихъ называетъ, satrapae, которые въ мирное время судили и рядили каждый въ своемъ округъ. Мы едвали ошибемся, принявъ это показаніе Беды за правило, котораго держались древнъйшіе Германцы, современники Цезаря и Тацита.

Вникая въ смыслъ извъстій, сообщаемыхъ авторомъ "Германіи", мы должны признать, что начало свободнаго избранія вообще преобладало у Германцевъ. О "principes qui jura reddunt" сказано прямо, что они избираются въ народныхъ собраніяхъ. Нельзя иначе объяснить и другаго знаменитаго мъста: reges ех nobilitate, duces ех virtute sumunt. Germ. с. 7. Такой обычай повидимому противоръчитъ общепринятымъ понятіямъ о родовомъ бытъ. Для устраненія возможныхъ по этому поводу возраженій, необходимо уяснить себъ Тацитово слово nobilitas. Это тъмъ труднъе, что въ самыхъ твореніяхъ великаго историка мало данныхъ для ръшенія имъ заданной загадки. Мы должны объяснить ее извнъ, т. е. при пособіи стороннихъ источниковъ и болье или менье произвольныхъ и удачныхъ соображеній.

Вайцъ посвятилъ значительный отдёлъ своей Исторіи германскаго государственнаго права разбору многочисленныхъ системъ, излагающихъ происхожденіе германскаго дворянства. Но его критика неудовлетворительна, ибо она довольствуется опроверженіемъ чужихъ мнёній и не находитъ прочнаго основанія для собственной теоріи. Ближе другихъ подошелъ къ истинѣ, намъ кажется, Зибель, которому впрочемъ много помогъ Эйхгорнъ, съ обычнымъ мастерствомъ своимъ коснувшійся значенія древней германской

аристократін, но оставившій въ сторонъ вопросъ объ ея происхожденін. Въ настоящее время едва ли кому придеть въ голову отрицать существованіе отдъльнаго благороднаго сословія у древнихъ Германцевъ. Сверхъ многочисленныхъ мъсть у Тацита, гдъ nobiles прямо отдъляются оть остальной массы свободныхъ Германцевъ, мы можемъ указать на положительныя свидътельства писателей позднъйшаго времени, какъ-то Нитгарда, Гукбальда, сочинителя житія св. Лебуина, на translatio S-ti Alexandri, и т. д. Изъ этихъ памятниковъ видно, что Саксы въ ІХ-мъ стольтіи еще раздълялись на благородныхъ, свободныхъ и лассовъ, т. е. полусвободныхъ (sunt qui eorum lingua edelingui, sunt qui frilingui, sunt qui lassi dicuntur). У Саксовъ, какъ мы уже видъли, долъе чъмъ гдъ-либо въ остальной Германіи сохранились обычаи старины; у нихъ никакъ не могло образоваться позднейшее служебное дворянство; следовательно саксонскіе эделинги соответствують Тацитовымъ nobiles. Этого мало. Почти у каждаго германскаго племени существують знаменитые роды, изъ которыхъ избираются куниги, или цари: reges ex nobilitate. У Франковъ Меровинги, у Ость-Готовъ Амалы, у Весть-Готовъ Балты. У Лонгобардовъ Гунгинги и Литинги, у Баваровъ встръчаемъ даже пять знатныхъ родовъ: Huosidroza, Fagana, Hahilinga, Anniona; isti sunt quasi primi post Agilolfingos, qui sunt de genere ducali. Lex Bajuvariorum, tit. 2. с. 20. Замвчательно, что такіе царственные роды, stirрез гедіж, встрічаются у племень, незнавшихь надъ собою царской власти. У Херусковъ, сколько намъ изв'естно, не было царей. Славный вождь ихъ Арминій никогда не носиль этого титула, хотя начальствоваль надъ всеми силами народа. Страбонъ называеть его просто полемархомъ (dux, Heretog, воевода). Онъ даже паль жертвою своего честолюбія, regnum affectans, но когда въ возникшихъ послъ него междоусобіяхъ погибло все дворянство Херусковъ (amissis per interna bella nobilibus), народъ отправиль пословъ въ Римъ за Италикомъ, послъднею отраслію царственнаго рода. Tacit. Ann. XI. 16. У Батавовъ насъ поражаеть тоже явленіе. Въ источникахъ нъть ни одного намека на существование у нихъ царей; тъмъ не менъе Тацитъ, которому такъ хорошо были извъстны происходившія въ Германіи событія, говорить по поводу батавскаго возстанія, что Julius Paulus et Claudius Civilis, regia stirpe, multo ceteros anteibant. Hist. IV. 13. Объяснить это странное противоръчіе можно только неопредъленною терминологіею римскихъ писателей, не отличавшихъ настоящихъ царей, которымъ повиновались цёлые народы (напр. Готы), отъ областныхъ князей или старшинъ, т. е. principes. Доказательства, приводимыя Зибелемъ, не допускаютъ никакого сомивнія 32). Вотъ почему слово гех такъ часто встрвчается и такъ мало имъетъ значенія подъ перомъ писателей IV-го и V въка. Въ войскъ Теодорика Великаго было такъ много куниговъ (reges), по словамъ Эннодія, что число ихъ равнялось почти числу простыхъ воиновъ 33). По занятіи германскими племенами римскихъ провинцій являются начала настоящей монархіи, и слово гех получаеть важность, какую оно дотоль не имьло.

<sup>32)</sup> Sybel, 96-116. - 33) Michelet, Hist. de France. I. 198.

Мы сказали выше, что Adal или Adel первоначально значило родъ, genus, prosapia. См. Grimm, R. A. 265. Аделингъ или Эделингъ значитъ собственно родичъ, членъ рода. Тоже самое можно сказатъ и о германскомъ имени паря. Англо-саксонское суп—родъ, genus; отсюда прилагательное супе, generosus, и существительное супіпд, гех. На древнемъ верхне - германскомъ языкъ chuninc происходитъ отъ chuni, родъ. Кунингъ и Адалингъ суть по преимуществу родичи, представители рода, наиболъе близкіе къ родоначальнику. Изъ этихъ семействъ состоитъ древне-германская аристократія; изъ ся рядовъ избираются вожди цълыхъ народовъ и отдъльныхъ родовъ. Весьма любопытны въ этомъ отношеніи сохранившіяся генеалогіи англосаксонскихъ государей. Онъ всъ восходять до Водана. Даже во времена христіанства англо-саксонскіе короли дорожили этими свидътельствами своего происхожденія отъ языческаго божества, которому поклонялись ихъ предки.

Изследованія о родовомъ быте и его вліяніи на дальнейшее развитіе германскаго государства еще далеко не замкнуты. Мы указали здъсь только на главные изъ выработанныхъ уже результатовъ и на важивйшіе вопросы. Много любопытныхъ частностей оставлено нами въ сторонъ, потому что онъ заслуживають отдельных изследованій. Сюда принадлежить система взаимнаго ручательства (Gesammtbürgschaft), въ которой есть очевидные слъды родоваго быта, и значеніе поздивишихъ, искусственныхъ родовъ (напр. дитмарсенскихъ), являющихся въ германской исторіи. Сближеніе германскаго родоваго быта съ темъ же порядкомъ у Славянъ и Кельтовъ можетъ привести къ самымъ плодотворнымъ для науки выводамъ. Но для такого изслъдованія не довольно однихъ историческихъ знаній. Здъсь необходимо содъйствіе филологіи. Г. Буслаевъ, котораго прекрасные труды на этомъ поприщъ уже принесли столько пользы, могъ бы значительно подвинуть вопросъ, насъ занимающій, простымъ собраніемъ и сличеніемъ словъ, относящихся къ родовому быту у главныхъ европейскихъ народовъ. Заслуга была бы великая и доставила бы совершившему ее полное право на глубокую признательность историковъ.

## СУДЬВЫ ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА \*).

Отъ паденія Маккавеевъ по нынашнее время.

"Съ удивленіемъ и почтеніемъ смотрю я, говоритъ Ватсонъ, на народъ еврейскій, разстянный по земной поверхности: я вижу въ немъ звъно, которое соединяеть насъ съ колыбелью рода человическаго". Кроми этого уваженія, столь сильнаго для христіанина, гражданское и политическое значеніе шести милліоновъ отверженныхъ обществомъ людей, которые всегда составляли въ массъ европейской людности нравственное пятно и настоящую касту паріевъ, очень достойно быть предметомъ соображеній философа и государственнаго человъка. Многія другія обстоятельства призывають еще наше внимание къ этому народу въ минуту, когда мы принимаемся за перо: Россія, которая даеть въ своихъ владеніяхъ убъжище целой четверти еврейскаго населенія Европы, послі разныхъ опытовъ улучшить судьбу своихъ Жидовъ и сдвлать ихъ полезными членами общества, оказала въ нынъшнемъ году торжественное правосудіе ихъ долгому несчастію постановленіемъ, которое пребудетъ памятникомъ въ нашемъ законодательствъ и состоитъ въ связи съ важными выгодами, государственными и частными. Многіе извъстные писатели посвящали въ послъднее время перья свои исторіи страданій и заблужденій Евреевъ; года три тому назадъ Парижская Академія Надписей предлагала этотъ самый предметь дъятельности соискателей ея вънцовъ, и наконецъ, послъ превосходнаго сочиненія Петра Бера (Beer), "Опытъ о Жидахъ, 1825", и трудовъ Мало и миссіонера Вольфа, изысканія двухъ весьма уважаемыхъ нами ученыхъ, Гг. Капфига и Деппинга, пролили новый свъть на вопросъ, который мы избрали заглавіемъ для этого разсужденія \*\*). Столько соединенныхъ поводовъ, изъ которыхъ каждый входить въ разрядъ фактовъ, любопытныхъ для наблюдателя современныхъ занятій въ области европейскаго ума, ръщають насъ представить здъсь результать нашего чтенія.

<sup>\*\*)</sup> Histoire philosophique des Juis, depuis la décadence des Macchabées jusqu'à nos jours, par M. Capefigue, 1833. — Les Juis dans le moyen-âge; essai sur leur état commercial, civil et littéraire, par G. B. Depping, 1834.



<sup>•)</sup> Первая, по времени, изъ историческихъ статей Т. Н. Грановскаго. Она была напечатана въ Библіотекъ для Чтенія за 1835 годъ, т. XIII, ч. 1. Мы предлагаемъ ее безъ всякихъ измъненій.

Къ числу самыхъ благодътельныхъ слъдствій возрастающаго просвъщенія безспорно принадлежить практическое приложеніе къ отношеніямъ лицъ и народовъ началъ въротернимости и истинной любви ближняго, составляющихъ отличительный характеръ христіанской религіи. Съ каждымъ днемъ болъе и болъе изглаживаются враждебные предразсудки сектъ и върованій; часъ отъ часу становится теснее союзъ между членами огромнаго семейства, которое называють человъчествомь. Удивительная перемъна, которая въ послъдніе годы совершилась въ состоянія европейскихъ Евреевъ, служить самымъ очевиднымъ примъромъ этого сближенія. Очень недавно сыны Израиля были среди нашей образованности несчастиве японскихъ кожевниковъ. Разсъянные по всъмъ краямъ, безъ отечества, безъ политическаго быта, они не находили у другихъ народовъ ни безопаснаго пріюта, ни сочувствія къ своимъ страданіямъ. Церковь громила ихъ своими проклятіями; народъ ихъ ненавидълъ, правительства презнрали ихъ и грабили; даже ученые, которые занимались ихъ исторією, раздізляли общее предубіжденіе и, казалось, искали въ лътописяхъ этихъ несчастныхъ изгнанниковъ только новыхъ причинъ ненависти и новыхъ поводовъ къ обвиненію. Вольфъ (старшій), Бартоллоци, Банажъ, люди исполинской учености, собрали всъ факты, изслъдовали всъ отдъльныя явленія жизни Евреевь, но значеніе этой жизни въ общемъ бытіи человъчества не обратило на себя ихъ вниманія. Они безъ должнаго сочувствія изучали чудную исторію народа, который, утративъ всѣ условія отдъльной народности, неизменно пронесъ черезъ длинный рядъ вековъ и переворотовъ свои религіозныя върованія, свой первобытный характеръ, свои преданія о минувшемъ и надежды на будущее. Наконецъ, къ славѣ и пользѣ христіанской Европы, обстоятельства измінились. Два тысячельтія тяжкихъ страданій и біздствій изгладили кровавую черту, отдівлявшую Евреевъ оть человъчества. Честь этого примиренія, которое день ото дня становится прочиве, принадлежить нашему въку. Ныньче, въ большей части европейскихъ государствъ, гражданское состояніе Евреевъ обезпечено, и въ самыхъ запоздалыхъ положение ихъ улучшено, если не законами, то просвъщениемъ.

М'вры, принятыя разными правительствами въ пользу Евреевъ, составятъ предметъ краткаго очерка въ концъ статъи. Займемся прежде исторіей этого народа. Здъсь мы послъдуемъ преимущественно за Гг. Капфигомъ и Деппингомъ, стараясь также познакомить читателей и съ содержаніемъ ихъ сочиненій, столько же примъчательныхъ своей эрудиціей, сколько любопытныхъ. Книга Г. Деппинга посвящена въ особенности изысканіямъ положенія Евреевъ въ Средніе въки. Рама Г. Капфига гораздо обширнъе: онъ предпринялъ описать судьбы народа Израилева съ того времени, когда римскіе орлы впервые явились въ покоренной Палестинъ, до XIX стольтія. Этотъ важный и превосходно начатый трудъ еще не оконченъ: мы имъемъ только первый томъ, въ которомъ событія доведены до царствованія Юстиніанова.

Владычество Грековъ въ Сиріи и вліяніе Селевкидовъ на Палестину совершенно преобразовали наружный видъ "народа Божія". Придерживаясь еще библейскихъ ученій, Евреи уже заключали свою національность въ одной только въръ. Языкъ пророковъ оставался въ книгахъ Св. Писанія и былъ

забыть народомъ. Чернь говорила большею частію по-сирійски, а высшіе классы употребляли греческій языкъ и подражали обычаямъ азіатскихъ Грековъ. Даже имена израильскихъ государей заимствовались изъ языка Гомера и Платона, котораго философія подкапывала Слово Божіе и смъшивалась съ догматами въры Авраама. Еврейскіе ученые писали по-гречески. Къ этимъ именамъ разрушенія народнаго быта скоро присоединились нравы развращенныхъ владыкъ міра, которые изъ Италіи безпрестанно бросали массы своихъ войскъ въ Азію.

Начало вліянія Рима на Іудею современно упадку могущества дома Маккавеевъ. По смерти Александра Іанея, сыновья его, Гирканъ и Аристовуль, представители или, лучше сказать, орудія двухъ враждебныхъ секть, Фарисеевъ и Саддукеевъ, растерзали свое несчастное отечество кровавыми распрями за престоль и наконець, послів долгой борьбы, рівшились предоставить участь свою воль Помпея, который въ то время воеваль въ Азіи съ Митридатомъ. Буйство Аристовула было причиною паденія этого дома и поводомъ къ порабощенію Палестины. Римскіе легіоны овладъли Іерусалимомъ; Іудея сохранила наружную независимость; верховная власть отдана была Гиркану съ титуломъ главнаго жертвоприносителя, но дъйствительное правленіе перешло въ руки сирійскихъ проконсуловъ. Среди этихъ переворотовъ возвысился иноземецъ, Грекъ, принявшій или испов'ядовавшій еврейскую въру, которому суждено было сдълаться родоначальникомъ новой династіи царей іудейскихъ: Антипатеръ, — такъ назывался этотъ иностранецъ, умъль пріобръсти довъренность безпечнаго Гиркана и покровительство Рима. Сынъ его Иродъ сдълалъ еще болъе: когда Антигонъ, сынъ умершаго въ изгнаніи Аристовула, съ толпами Пареянъ явился подъ стінами Іерусалима, и Гирканъ, позорно изувъченный жестокимъ побъдителемъ, сощелъ со сцены, Иродъ поспъшилъ воспользоваться обстоятельствами, отправился въ Италію, прибъгнуль къ покровительству Антонія и скоро возвратился въ Палестину въ вънцъ Давида и Соломона. Іерусалимъ былъ опять взятъ Римлянами послъ кроваваго приступа; бъжавшій Антигонъ быль распять въ Антіохіи, — неслыханный примъръ поношенія царскаго сана, потому что этотъ родъ казни присвоень быль только невольникамъ, — и единственною отраслію фамиліи Маккавеевъ осталась Маріамна, супруга новаго царя іудейскаго и истребителя ея дома.

Битва при Акпіум'є изм'єнила судьбы древняго міра. Иродъ, во время борьбы державшій сторону Антонія, явился въ Родосіє, сложиль съ себя предъ поб'єдителемъ порфиру и скипетръ и быль осыпанъ его милостями. Признательность царя Іерусалимскаго не им'єла предѣловъ. Не смотря на законъ Израилевъ, воспрещавшій народныя игры, зр'єлища и поклоненія другимъ богамъ кром'є Іеговы, Иродъ посвятилъ Августу цирки и храмы, учредиль въ честь его игры и заставилъ народъ свой присутствовать на нихъ. Не довольствуясь этими доказательствами лести, онъ строилъ ц'єлые города и называль ихъ именемъ своего могущественнаго благод'єтеля. Такъ на развалинахъ древней Самаріи возникла юная Севастія (греческій переводъ слова "Августа"), и на берегахъ Финикіи явилась великольпная Ке-

сарія. Сокровища, сокрытыя въ гробницахъ Давида и Соломона, пошли на украшеніе капищъ языческихъ боговъ, и драгодѣнныя одежды, въ которыхъ почивали древніе цари іудейскіе, были распроданы для блистательнаго возстановленія Олимпійскихъ Игръ, давно уже утратившихъ прежнюю знаменитость. Благородные Греки назвали Ирода покровителемъ этихъ игръ.

Во время долгаго владычества монарховъ ассирійскихъ между Евреями возникли двъ враждебныя между собою секты, которыхъ раздоры вспыхивали при всъхъ важныхъ событіяхъ и переворотахъ Іудеи въ эпоху ея политической независимости. Фарисеи, еврейскіе патріоты, могущественные числомъ и вліяніемъ на чернь, которая съ благоговъйнымъ изумленіемъ смотръла на ихъ строгость въ соблюденіи обрядовъ, предписанныхъ закономъ, върили въ будущую жизнь, допускали, кромъ книгъ Моисеевыхъ, изустныя преданія или законы, сообщенные, по ихъ мнѣнію, пророкомъзаконодателемъ словесно вождямъ народа. Они составляли настоящую національную партію и подъ религіознымъ фанатизмомъ танли честолюбивые замыслы; цёлію ихъ было установленіе ееократическаго образа правленія. Высшіе классы народа принадлежали, напротивъ, къ сектъ Саддукеевъ, которыхъ можно уподобить сословію французскихъ философовъ прошедшаго стольтія: они отвергали безсмертіе души, принимали только пять книгь Моисеевыхъ и считали толкованія "учителей Закона" и изустныя преданія выдумкою Фарисеевь; когда храмъ Іерусалимскій находился во власти Ассиріянъ, священники саддукейской секты вънчали голову свою цвътами, подобно жрецамъ Венеры ассирійской, и приносили запрещенныя жертвы передъ Скиніею Завъта. Распри этихъ двухъ сектъ приняли скоро политическій характеръ: возведение на престолъ фамили Маккавеевъ было торжествомъ Фарисеевъ надъ Саддукеями, племени свищенниковъ надъ племенемъ царей, восторженной тайны надъ вольнодумствомъ и философіею. Маккавеи пали, и власть опять перешла къ партіи вольнодумцевъ и нововводителей, къ которымъ принадлежалъ самъ Иродъ. Новый царь, покровительствуемый всемогуществомъ Рима, сълъ на престолъ своихъ государей, облитый ихъ кровью, но вражда двухъ партій не угасала: она воплотилась въ лицъ самого Ирода и супруги его Маріамны, преемницы правъ угасшей династіи, строгой наблюдательницы Закона предковъ, равно ненавидъвшей въ Иродъ и ревниваго старика, и губителя родныхъ, и раболъпнаго угодника языческихъ божествъ. Зная непріязненное расположеніе своихъ подданныхъ, Иродъ старался сблизиться съ ними, — и храмъ Ісговы въ дивномъ великолъпін возникъ изъ развалинъ. Но время примиренія уже прошло безвозвратно. Терзаемый подозръніями и страхомъ, онъ предаль смерти Маріамну; двое сыновей, прижитыхъ съ нею, имъли ту же участь. Еврейскіе историки съ горестью повъствують о кровавомъ правленіи "вънценоснаго преступника", а христіанская церковь сохранила память избіенія младенцевъ, въ числь которыхъ долженъ быль находиться Мессія, возвъщенный волхвами. Въ послъдніе дни своей жизни онъ приняль намереніе, которому подобнаго нельзя найти въ исторіи самыхъ безумныхъ тирановъ: онъ приказалъ собрать на ипподром' всъхъ Гудеевъ знатнаго происхожденія и умертвить ихъ

въ часъ своей кончины, для того, чтобы возбудить непритворную скорбь въ Израилъ и сдълать этотъ день днемъ плача для народа. Сестра его которой ввърено было исполненіе этого приказанія, не осмълилась повиноваться ему. Нельзя не вспомнить грубыхъ, но выразительныхъ словъ одного нъмецкаго историка, который говорить, что Иродъ достигъ могущества какъ лисица, царствовалъ какъ тигръ и умеръ какъ бъщеная собака.

Августъ раздълилъ владънія Ирода въ Сиріи и Палестинъ на три эптархіи и отдалъ ихъ сыновьямъ Ирода. Архелай, которому досталась собственная Іудея, напомниль народу злодъйства отца, быль позванъ на судъ римскаго императора, признанъ виновнымъ и сосланъ въ заточеніе въ Галлію. Отдъльное существованіе Іудеи кончилось: она сдълалась римскою провинцією. Исторія еще упоминаетъ о нъкоторыхъ царяхъ іудейскихъ, мнимыхъ потомкахъ Маккавеевъ или Ирода, но эти цари были просто намъстниками императоровъ и большею частію жили въ Римъ.

Евреи впервые явились въ Европъ около ста лътъ до Р. Х., въ то время, когда Помпей овладълъ ихъ отечествомъ. Множество іудейскихъ плънниковъ, осужденныхъ на рабство, было распродано на рынкахъ Италіи. Въ царствованіе Августа число выходцевъ изъ Іудеи чрезвычайно увеличилось: въ одномъ Римъ ихъ было до двадцати тысячъ человъкъ; они занимали особую часть города, за Тибромъ. Любопытно сличитъ баснословныя преданія раввиновъ съ показаніями римскихъ историковъ. Раввины приписываютъ самое основаніе Рима какому-то жиду, Цефо, и очень важно увъряютъ, что Ромулъ, одинъ изъ его преемниковъ, вель кровопролитныя войны съ Давидомъ и угощаль при дворъ своемъ бъглыхъ вельможъ царя Соломона. Въ нъмецкихъ городахъ Вормсъ и Ульмъ Жиды хвастаютъ тъмъ, что здъсь были ихъ синагоги еще при Августъ.

Достовърно, что прежде всего Гудеи явились въ Италю, и что уже оттуда разсъялись по остальной Европъ. Евреи знали, кажется, искусство быть ненавистными всемъ народамъ, и во время своей независимости, и посл'в паденія своего отечества. Нельзя не зам'втить глубокаго отвращенія, съ какимъ говорятъ объ нихъ римскіе писатели. Ихъ вѣрованія, обряды и народный характеръ составляють предметь самыхъ жестокихъ насмъщекъ, самыхъ ядовитыхъ намековъ. Одна изъ причинъ очевидна. Въ то время, когда римскій Пантеонъ быль гостепріимно открыть для боговь всёхъ подвластныхъ народовъ, когда политика завоевателей старалась соединить въ одну обширную систему полиоеизма всё отдёльныя религіи языческаго міра и положить въ основаніе государственнаго единства единство религіи, Іуден одни упорно уклонялись отъ такого сближенія и по прежнему молились только Іеговъ; даже утративъ самобытность своего отечества, они твердо стояли за самобытность своихъ върованій. Строго соблюдая свой законъ, они не присутствовали на народныхъ играхъ, которыя имъли такое важное вліяніе на общественность древнихъ; они избъгали всякихъ сношеній съ иновърцами и платили ненавистью за презръніе.

Но сверхъ-того, и занятія ихъ были такого рода, что не давали имъ большаго права на уваженіе. Они издревле промышляли за границею сво-

его отечества мелочною торговлею и гаданіемъ и тѣмъ же ремесломъ занимались преимущественно въ столицѣ тогданняго міра. Ворожба впрочемъ доставляла имъ таинственное и мрачное вліяніе на суевѣрныхъ жителей Рима, которые, при всемъ своемъ отвращеніи къ Евреямъ, приходили къ нимъ съ глубокою вѣрою въ ихъ знаніе будущаго и въ награду за удачные отвѣты становились ихъ покровителями. Главною причиною терпимости, которою Іудеи пользовались въ этомъ городѣ, была огромная подать, платимая императорамъ.

Въ царствование кровожаднаго безумца, Калигулы, александрійскіе Евреи прислали депутатовъ просить его о сохраненіи преимуществь, дарованныхъ Августомъ и нарушенныхъ суевърною чернью. Филонъ, старшій изъ депутатовъ, оставиль намъ чрезвычайно занимательное сочиненіе о пребываніи своемъ въ Римѣ.

"Мы прибыли, говорить онъ, въ Римъ съ надеждою найти во властителъ міра судью справедливаго и неподкупнаго. Калигула принялъ насъ при выходъ изъ плънительныхъ садовъ Агриппины, тамъ, гдъ Тибръ катитъ величественныя волны. Лице его было весело, и глаза, исполненные кротости, служили для насъ благопріятнымъ предзнаменованіемъ. Когда мы объяснили сму цъль нашего путешествія, онъ знакомъ руки показаль, что будетъ къ намъ благосклоненъ; и вскорв Гемъ, одинъ изъ любимыхъ его отпущенниковъ, пришелъ сказать намъ, что императоръ приметъ насъ во дворцъ. Тогда каждый изъ братій нашихъ возрадовался; но опытность, которую пріобръль я въ дълахъ міра, заставила меня сомитьваться въ томъ, что радовало другихъ. Изъ всъхъ пословъ, бывшихъ тогда въ Римъ, намъ однимъ даровалъ императоръ аудіенцію во дворцѣ, и миѣ казалось, что Евреи не могутъ сдълаться предметомъ особеннаго благоволенія римскаго владыви; что намъ должно считать за счастіе и то, если съ нами будуть обходиться такъ, какъ съ другими послами. Въ самомъ деле, мы узнали, что императоръ отправился въ Путеолы, великольный дворецъ, который близость богатаго рыбою моря дълаетъ любимымъ жилищемъ Цезарей. Наслаждаясь удовольствіями стола, Калигула вовсе не думаль о нашихъ жалобахъ. Когда мы прохаживались подъ лимонными деревьями, которыя окружаютъ дворецъ, одинъ изъ нашихъ братій подошелъ къ намъ съ смущеннымъ лицемъ. "Герусалимъ! Герусалимъ!" вскричалъ онъ: "твой храмъ, святыня святыхъ, будетъ поруганъ! Братья, императоръ приказаль поставить свою статую въ святилище Ісговы, подъ именемъ Юпитера Статора". Горесть сделала насъ безмолеными, и мы ушли домой. Наконецъ несколько молодыхъ людей, въ упоеніи сладострастія, увѣнчанные цвѣтамн, пришли насмъщливо возвъстить намъ, что императоръ готовъ выслушать наши жалобы. Мы явились во дворецъ: двери были вст отворены, потому что Калигула объявиль своимь отпущенникамь желаніе гулять въ садахъ Мецената и Ламіи. Увидъвъ его, мы пали лицемъ къ землъ и привътствовали его именами Августа и императора. "Не вы ли", сказалъ онъ съ горькою улыбкою, "тв враги боговъ, которые не хотять мив воздвигать жертвенниковъ и предпочитають мнв неизвъстное божество?" Тогда молодые отпущенники, изъ лести, стали величать его названіями всѣхъ боговъ Олимпа. "Ты Вакхъ, насадившій виноградъ; ты Ираклъ, символъ могущества; ты Марсъ, отецъ ужасныхъ битвъ; ты Зевсъ, владыка Олимпа". Слыша эти слова, императоръ пріятно усмѣхнулся.

"Одинъ отпущенникъ, родомъ Египтянинъ, по имени Исидоръ, исполненный жесточайшей ненависти къ народу нашему, вскричалъ: "Ты еще болъе разгитвался бы на этихъ людей, Цезарь, если бы ты зналъ ихъ презртніе къ твоей власти. Изъ всъхъ народовъ они одни не хотятъ приносить въ честь тебъ жертвъ и проливать на алтари своего Бога кровь посвященныхъ телицъ и дикаго быка". - Это клевета, отвъчали мы твердымъ, но почтительнымъ голосомъ: мы приносимъ жертвы за благоденствіе твое, властитель міра. Трижды, со дня восшествія твоего на престоль, струилась кровь на помость храма въ честь тебъ. Правда, что мы не вкушаемъ отъ посвященных в мясъ, мы предаемъ ихъ огню; но жертва тъмъ совершеннъе и пріятиве вычному Богу. — "Вычному Богу? вскричаль онъ: а развы я не божество? Что мив до жертвъ, которыя вы приносите другому? Какая мив честь отъ нихъ?" При этихъ словахъ кровь застыла въ жилахъ нашихъ; мы собирали силы для отвъта, но Цезарь вдругь оставиль насъ и пошель по богатымъ переходамъ своихъ чертоговъ, гдв золото, слоновая вость и мраморъ сіяли самымъ яркимъ блескомъ. Мы шли за нимъ среди насмъшекъ всъхъ отпущенниковъ, которые, желая угодить императору, оскорбляли насъ всякими средствами, какъ шуты на театръ. Мы молчали, потому что молчаніе иногда лучшій отв'єть. Императорь, быстро повернувшись къ намь, спросиль меня, какъ старшаго изъ депутатовъ, почему мы воздерживаемся отъ мяса свиньи, и при этомъ вопросъ неумъренно расхохотался, какъбудто пьяный. Мы отвъчали, что таковъ быль обычай нашихъ предковъ и что у каждаго народа есть свои нравы и законы, достойные уваженія. Отпущенникъ въ женоподобной одеждъ прибавиль, что мы также не ъдимъ ягнять. "Они хорошо дълають", сказаль Калигула: "это дрянное мясо; я самъ не люблю ягнятины". Потомъ онъ кроткимъ голосомъ спросилъ у насъ, какъ-будто не зная причины нашего посольства, какой предметь нашихъ желаній и жалобъ, и когда мы сказали и повторили, что просимъ древняго права гражданства для еврейского народа въ Александріи, онъ побъжаль по комнатамъ; лишь-только мы настигали его, онъ уходиль снова; наконець, видя, что мы изнемогаемь оть усталости, онь удалился въ тайныя отдівленія дворца, сказавъ своимъ отпущенникамъ: "Эти люди болье несчастны, нежели виновны, что не върують въ божественность моей природы".

Кровавая смерть Калитулы остановила исполнение его безумныхъ нам'тереній. Опасенія Евреевъ разс'ялись, но положеніе ихъ не улучшилось при новомъ императорѣ. Со временъ Клавдія начинается для нихъ новый, стольтній періодъ самаго б'ядственнаго и унизительнаго рабства. Презр'яніе, котораго они прежде были предметомъ, перешло въ р'яшительную вражду; насм'яшки превратились въ гоненія. Перем'яна эта произошла отъ двухъ главныхъ причинъ, — отъ заблужденія язычниковъ, которые см'яшивали

Евреевъ съ христіанами, и отъ изступленнаго фанатизма самихъ Евреевъ, которые требовали отъ своихъ побъдителей не одной терпимости, но еще уваженія къ своимъ обрядамъ, и безпрестанными возмущеніями заставляли императоровъ прибъгать къ мърамъ жестокости.

Первые христіане называли божественное ученіе Спасителя только очищеніемъ Ветхаго Закона, почти не вводили новыхъ обрядовъ, соблюдали день субботній и праздновали пасху въ одно время съ Евреями. Первые христіане отличались отъ Евреевъ однимъ поклоненіемъ Мессіи: они подвергались даже обръзанію, равнымъ образомъ убъгали языческихъ празднествъ, не носили жертвъ на алтари боговъ римскихъ. На глаза язычниковъ, между Синагогою и Перковью не было никакого различія. Это обстоятельство върно не имъло бы вліянія на судьбу Іудеевъ, если бы христіанская религія при самомъ началь не обратила на себя подозрительнаго вниманія римскаго правительства. Одною изъ причинъ терпимости, которою Жиды пользовались въ Римъ, было то отрицательное положение, въ которое они поставили себя относительно религіи поб'єдителей; довольствуясь строгимъ соблюденіемъ своего Закона, они не заботились о доставленіи ему новыхъ приверженцевъ. Обращение иновърца вовсе не возбуждало радости въ членахъ синагоги, которые съ чуднымъ эгоизмомъ старались, напротивъ, ограничивать число призванныхъ къ наслъдованію благь, объщанныхъ народу Израилеву. Совсемъ другое предназначение было определено Всемогущимъ церкви христіанской: каждый день ея быль ознаменованъ новыми завоеваніями и побъдами надъ язычествомъ. Небесный глаголъ Спасителя нашелъ скоро поклонниковъ въ самомъ дворцъ Цезарей. При Клавдін успъхи церкви сдівлались такъ явны, что императоръ изгналь изъ Рима Жидовъ "за безпорядки, производимые ими по наущеню христіанъ". Не видя витышняго различія между ученіемъ Богочеловтька и законами Моисея, римское правительство было изумлено новымъ характеромъ прозелитизма, который такъ неожиданно приняли последователи Ветхаго Завета. Не прежде какъ въ половинъ втораго столътія римскіе судьи стали отличать проповедниковъ Новаго Слова, открыто грозившихъ богамъ Капитолія, отъ Евреевъ, которые просили только терпимости для своихъ обрядовъ.

Это открытіе, избавивъ Жидовъ отъ обвиненій въ содъйствіи дълу, котораго успъхъ былъ для нихъ болье ненавистенъ, чъмъ для самихъ язычниковъ, не принесло впрочемъ имъ большой пользы: оно не ослабило строгости римскихъ императоровъ, раздраженныхъ частыми возмущеніями въ Іерусалимъ и Александріи. Первое и самое гибельное для евреевъ возстаніе произошло при Неронъ, во время губернаторства надъ Іудеею Гессія Флора, достойнаго исполнителя повельній этого тирана. Выведенные изъ терпънія рядомъ несправедливостей, оскорбленій и злодъйствъ, поджигаемые изступленными совътами фарисеевъ, ненавидъвшихъ могущество Рима, жители Іерусалима изгнали Флора и съ дивною, хотя безумною, отвагою ръшились сбросить съ себя иго "жестокаго царства эдомскаго". Покушенія сирійскаго правителя усмирить мятежъ были неудачны; въсть о всеобщемъ возстаніи Палестины встревожила Нерона до того, что онъ самъ хотълъ

принять начальство надъ войсками, которыя отправлялись противъ Евреевъ. Но эта ръшимость скоро оставила его; онъ не могъ оторваться отъ привычныхъ забавъ и поручилъ Веспасіану наказать непокорныхъ.

Іосифъ, очевидецъ и дѣятельный участникъ въ событіяхъ этой отчаянной войны, оставилъ ея описаніе. Веспасіанъ сдѣлалъ свое дѣло только въ половину: призываемый голосомъ войска на престоль Цезарей, онъ поручилъ своему сыну Титу довершить покореніе Іудеи и отправился въ Римъ. Въ 71 году по Р. Х. Іерусалимъ палъ, облитый кровью своихъ защитниковъ; храмъ Соломоновъ былъ преданъ племени и уже не возникалъ болѣе изъ пепла. Милліонъ сто тысячъ Евреевъ погибло въ битвахъ, девяносто семь тысячъ распроданы въ рабство, остальные разсѣялись по всѣмъ краямъ земли. Одни поселились въ римской имперіи, другіе удалились на Востокъ, особливо въ Персію, гдѣ еще со временъ плѣненія Вавилонскаго оставалось много ихъ соотечественниковъ. Нѣкоторые проникли въ Китай и основали тамъ въ Ка-инъ-фу колонію, которая существуетъ до сихъ поръ. Всѣ эти изгнанники твердо увѣрены, что рано или поздно настанетъ день, когда разсѣянные сыны Израиля соединятся въ одинъ народъ и снова войдутъ въ землю предковъ.

Чудесное мужество, съ которымъ Іуден отстанвали независимость своихъ върованій и политическаго быта, не доставило имъ ни уваженія, ни даже состраданія языческой черни. Паденіе священнаго города было гибельно не для однихъ Евреевь палестинскихъ; оно имъло непріязненное вліяніе на участь ихъ соотечественниковъ въ разныхъ областяхъ рямской имперів. Мітры правительства сділались строже: Тить приказаль взимать съ нихъ дидрахмій въ пользу Юпитера Капитолійскаго, обложиль ихъ постыдною податью наравнъ съ развратными женщинами, и надзоръ за ними быль вверень тому же претору, который имель вь своемь ведомстве питейные домы и тибрскихъ лодочниковъ, самую презрительную часть римскаго народонаселенія. При Домиціан'в строгость усилилась; для облегченія сбора податей. Жидовъ подвергали публично отвратительному осмотру: знакъ обръзанія служиль неопровержимою уликою противъ тьхъ, которые втайнъ исповъдовали въру отцевъ и уклонялись отъ платежа. Нерва смягчилъ нъсколько эти безчеловъчныя постановленія, но его благодътельность встрътила сопротивление въ народъ. Въ особенности сильно было противодъйствіе жителей Египта и Малой Азіи: въ Александріи и въ Антіохіи Жиды подвергались ежедневнымъ оскорбленіямъ. Самая жизнь ихъ была часто въ опасности, тъмъ болъе, что виновники почти всегда были увърены въ безнаказанности. Это тягостное положеніе, эти обиды черни и жестокое равнодушіе римскихъ проконсуловъ не могли измѣнить наклонностей Евреевъ, и напротивъ поддерживали въ нихъ духъ мятежа и вражды къ властителямъ. Сорокъ льть спустя посль взятія Іерусалима Титомъ, три новыя возмущенія вспыхнули одно за другимъ, въ ливійскомъ городѣ Киренѣ, въ Месопотамін и на островъ Кипръ. Послъднее сопровождалось ужаснъйшими обстоятельствами: Евреи, подъ начальствомъ одного изувъра, по имени Андрея, умертвили около двухсоть сорока тысячь Грековь и Римлянъ. Въ ожесточеніи своемъ, они ѣли мясо несчастныхъ, которые попадались имъ въ руки, сдирали съ нихъ кожу и дѣлали изъ нея себѣ одежду. Укротивъ ихъ, Адріанъ подъ смертною казнію запретилъ Жидамъ посѣщать островъ Кипръ; даже выброшенные на берегъ бурею немедленно лишались жизни. Но эти остальные мятежи были ничтожны въ сравненіи съ общимъ возстаніемъ Евреевъ при ложномъ Мессіи Баръ-Хохебъ.

Преданія раввиновъ содержать въ себѣ много чудесъ и басенъ объ этомъ обманщикъ. Они утверждаютъ, что онъ родился отъ небывалаго царя іудейскаго Козибы, носиль прежде имя своего отца, но при началь поприща назвался Баръ - Хохебою, или "Сыномъ планеты". Предтечею его были старый Акиба, котораго решенія до сихъ поръ благоговейно чтить синагога, "потому что Богъ открылъ ему сокрытое отъ Моисея". Не смотря на свою глубокую старость, - ему было около ста лътъ, - Акиба съ двадцатью четырымя тысячами учениковъ явился въ станъ самозванца и быль назначенъ начальникомъ всей конницы. Въ Талмудъ сказано, что войска Баръ - Хохебы простирались до двухсоть тысячъ человъкъ; онъ избраль мъстомъ пребыванія кръпкій городъ Висеръ, или Беторонъ, гдъ быль помазанъ на парство. Кровопролитныя неудачи римскихъ полководцевъ вызвали въ Палестину самого Адріана: Беторонъ быль осажденъ, Баръ - Хохеба погибъ во второй мъсяцъ осады, и съ нимъ исчезли надежды мятежниковъ. Акиба, главный помощникъ лже-мессіи былъ, по словамъ Мишны, разодранъ желъзнымъ гребнемъ; другіе "учители Закона" сожжены были виъстъ съ ихъ книгами, и болъе полумилліона Іудеевъ заплатили жизнію за роковое заблужденіе. Воспоминаніе объ этомъ бъдствіи сохранилось въ Синагогь: она до сихъ поръ призываеть въ молитвахъ мщение Ісговы на голову Адріана и оплакиваеть участь собратій, падшихъ жертвою его жестокости.

Еще до этой войны, Адріанъ населиль Іерусалимь греческими и сирійскими выходцами и назвалъ его Эліа-Капитолина. Въ стънахъ священнаго города, какъ - будто для большаго уничиженія побъжденныхъ, воздвигнутъ былъ великолъпный циркъ, гдъ язычники отправляли свои торжества и предавались забавамъ. На воротахъ Эліи поставлено было изображеніе свиньи, и многочисленная стража наблюдала за тъмъ, чтобы ни одинъ Еврей не могъ приблизиться къ городу. Целію римскаго императора было совершенное уничтоженіе религіи Моисеевой: поэтому онъ запретиль Іудеямъ возлагать на себя знакъ соединенія. Законь этоть, который впрочемь имъль силу уже при прежнихъ императорахъ, былъ отмененъ Антониномъ Кроткимъ: онъ-то облегчилъ тяжелую участь народа Израилева; онъ-единственный государь, о которомъ съ похвалою отзываются баснословныя преданія Синагоги. Раввины повъствують, что онъ самъ подвергался обръзанію, быль другомъ іудейскаго патріарха, святаго Іуды (Ісгуда Ганази), участвоваль въ составлении Мишны и въ глубинъ души исповъдовалъ Бога Авраама н Іакова.

Впрочемъ достовърно, что, со временъ Антонина Кроткаго, въ состояніи Евреевъ, разсъянныхъ по римской имперіи, произошла самая благопріят-

ная перемъна. Явленія этого нельзя объяснить личнымъ характеромъ государей, занимавшихъ престолъ Цезарей: причины болье общія дъйствовали на законодательство императоровъ и мнъніе народа: онъ заключались въ новомъ направленіи философіи.

Направленіе это обнаружилось во второмъ стольтіи. Блестящее, но непрочное зданіе римскаго политеизма клонилось къ паденію; прежнія върованія отжили въкъ свой и не удовлетворяли болье потребностямь общества, которое стояло выше ихъ по своей образованности. Съ другой стороны, надобно было противопоставить какой-нибудь оплоть успъхамъ христіанскаго ученія, однимъ словомъ, должно было создать новую религію: философія взялась совершить это. При самомъ началь своихъ очевидно безплодныхъ усилій, она разв'єтвилась на двіз общирныя теоріи — эклектизмъ, который состоялъ въ томъ, чтобы изслъдовать всъ прежнія и современныя ученія и соединить благородивишія и лучшія ихъ части въ одну стройную систему, и неоплатонизмъ, пытавшійся сочетать ученія Платона и Пивагора съ таинственными оеогоніями Востока. Об'в эти теоріи вели къ одному результату, къ сближенію, примиренію дотоль враждебныхъ вырованій, и обы были проникнуты равнымъ благоговъніемъ къ религіознымъ системамъ Азіи. Законы Моисеевы, прежде почти неизвъстные языческому міру, сдълались предметомъ ревностныхъ изученій, и вошли въ число матеріаловъ, изъ которыхъ отважные мыслители предполагали воздвигнуть свой величественный чертогъ. Въра Гудеевъ не только перестала возбуждать отвращение и ненависть, но даже возвысила ихъ въ общемъ мненіи. Таинственныя ученія раввиновъ чудно согласовались съ стремленіемъ умовъ, съ жаднымъ любопытствомъ людей, которые изумлялись во мракъ метафизическихъ отвлеченностей; самые обряды Евреевъ, нъкогда источникъ насмъщекъ надъ ними, приняли въ глазахъ политеиста, наскучившаго своими богами, характеръ святости и высокое символическое значеніе. Можно видьть въ исторіи примъры практическаго приложенія этихъ теорій: въ храмь, который Геліогабаль воздвигнулъ самъ себъ, предполагалось сліяніе всъхъ върованій въ общее исповъданіе Геліогабала. Северъ - Александръ каждый день приносилъ жертвы на алтаряхъ разныхъ боговъ. Въ то самое время въ Греціи и Италіи множились храмы "неизвъстному божеству", безъ живописныхъ изображеній и мраморныхъ статуй. Не смотря на заповъдь Ісговы-не заимствовать у другихъ народовъ ни боговъ, ни религіозныхъ понятій, Евреи не устояли противъ общаго направленія и участвовали въ великомъ обмівнів идей. Они познакомились съ философами и поэтами древней Гредіи, и въ нѣдрахъ Синагоги образовались секты терапевтовъ и эссеніянъ, которыхъ ученія чрезвычайно сходны съ ученіемъ Пивагора. Сверхъ того Евреевъ соединяла съ язычниками общая ихъ ненависть къ религіи Спасителя. Изучая развитіе этого новаго верованія, защитники политеизма усмотрели, что, кроме философскихъ началъ, которыми они старались опровергнуть христіанство, имъ можно съ пользою прибъгать къ историческимъ преданіямъ Синагоги, опередившей ихъ враждою противъ церкви.

Эта вражда началась съ того времени, какъ Богочеловъкъ началъ про-

повъдовать Слово спасенія. Еще при земной жизни Іисуса Христа оно уже было предметомъ опасеній и ненависти Фарисеевъ, какъ совершенно противное ихъ пользамъ и понятіямъ. Ожесточеніе, съ которымъ Синагога преслъдовала Учителя, обратилось и на учениковъ. Въ преданіяхъ христіанской церкви сохранились имена первыхъ мучениковъ, запечатлъвшихъ кровью върность свою святому дълу. Впослъдствіи, во время гоненій, поднятыхъ на христіанъ римскими императорами, Евреи были постоянно ихъ жестокими врагами, и языческіе жрецы не разъ изъявляли Жидамъ признательность за усердіе. Эти долгія и тяжкія обиды оставили и глубокіе слъды въ сердцахъ христіанъ. Одною изъ главныхъ причинъ непримиримой ненависти послъдователей двухъ религій были ихъ пламенныя пренія, продолжавшіяся до четвертаго стольтія. Среди быстрыхъ завоеваній своихъ церковь приходила въ соприкосновеніе со всёми върованіями древняго міра, побъдно боролась со всёми, но борьба ея съ Синагогою носитъ на себѣ характеръ особенной силы.

Политеисты и христіане не вижли общихъ преданій единаго Бога. Ихъ пренія были просто философскія, въ которыхъ истина выводилась по началамъ разума и нравственности: они не могли обвинять другь друга въ отступленіи отъ закона отцевъ или въ непризнаніи божественнаго Откровенія, дарованнаго послѣ этого закона. Совсѣмъ не таковы были отношенія христіанъ и Евреевъ: они мѣнялись упреками, сражались доводами, почерпнутыми изъ общихъ книгъ и преданій. Ихъ полемика не была философскою: спорили не о началахъ, но о фактахъ, это была междоусобная война, пламенная и непримиримая. Вотъ почему языческіе писатели влагаютъ самыя рѣзкія, самыя ядовитыя свои возраженія противъ христіанства въ уста Евреевъ.

Следствіемь всехь этихь обстоятельствь была безопасность, можно сказать даже уваженіе, которымъ пользовались Жиды въ римской имперіи отъ Антонина до Константина-Великаго. Первые законы этого монарха носятъ на себъ отпечатокъ терпимости: они только ограждають христіанъ оть преследованій со стороны Евреевь; но подъ конецъ царствованія онъ запретилъ Жидамъ обръзывать своихъ рабовъ и заставиль ихъ нести тягостныя обязанности декуріоновъ, отъ которыхъ они были избавлены Септиміемъ Северомъ. Вообще законодательство Константина и его сыновей имъло цълю болъе поощрение новообращенныхъ разными гражданскими преимуществами, нежели стесненіе упорствующихъ въ неверіи. Царствованіе Юліана Отступника доставило Евреямъ мгновенное торжество надъ противниками. Руководимый глубокою ненавистью къ ученію Христову, онъ рышился соединить разсівнный народъ Израилевъ и возстановить храмъ Іерусалимскій въ прежнемъ величіи въ улику христіанамъ. Въ первомъ пылу торжества, Евреи разрушили церкви въ некоторыхъ городахъ Сиріи: Газа, Аскалонъ и Дамаскъ долго представляли следы ихъ опустошений. Весть о возобновленіи храма Соломонова быстро разнеслась на востокъ и западъ, и изгнанники тысьчами стекались къ священному городу. Но надеждамъ ихъ не суждено было исполниться: отцы церкви и языческіе писатели единогласно

повъствуютъ о чудесномъ явленіи, которое принудило оставить безплодныя усилія; страшныя землетрясенія и огненные шары, носившіеся въ воздухъ, разрушили начатыя работы и истребили строителей. При преемникахъ Юліана, особливо при императорахъ Өеодосіева рода, состояніе Евреевъ было довольно сносно. Имъ дозволено было свободное отправленіе религія; Гонорій разръшиль имъ имъть рабовъ христіанъ; запрещеніе вступать въ военную службу было для нихъ болье выгодно, нежели унизительно. Когда Готы овладъли Италією, они сохранили всь преимущества тамошнихъ Жидовъ.

Этотъ ходъ дълъ совершенно измънился при Юстиніанъ. Его законодательство проникнуто духомъ непріязни и презрѣнія къ Евреямъ. Они лишились всъхъ гражданскихъ преимуществъ; объявлены неспособными къ свидътельству противъ христіанъ; даже ихъ семейственныя права были стъснены до того, что родителямъ запрещалось лишать наслъдства дътей, измънившихъ своей религіи. Самыя выраженія закона, кажется, имъютъ цълію унизить ихъ въ общемъ мивніи. Въ дълахъ въры имъ еще позволено было судиться собственнымъ судомъ, но эта уступка ничтожна въ сравненіи съ преимуществами, которыми они пользовались при прежнихъ императорахъ.

Послѣ взятія Титомъ Іерусалима, утративъ политическое единство, разсъянные по Европъ и Азіи, Евреи сохраняли долго родъ осократическаго правленія, снисходительно терпимаго правительствами. Западные Евреи повиновались патріарху тиверіадскому; восточные "Князю плененія", который постоянно жилъ въ Вавилонъ. Когда именно произошли эти званія, не извъстно. Патріархъ, Іуда святой, современникъ Антонина Кроткаго, составиль знаменитое собраніе законовъ и приговоровъ раввинскихъ, изв'єстное подъ названіемъ Мишны; раввинъ Іохананъ продолжалъ его и назваль свое дополненіе Гемаррою. Такимъ образомъ образовался Талмудъ Іерусалимскій. Въ началъ пятаго стольтія явился Талмудъ Вавилонскій: онъ состоить изъ Мишны патріарха Іуды и дополненій, или Гемарры, раввина Асція. Эти книги, наполненныя самыми страшными вымыслами восточнаго воображенія, самыми нелъпыми баснями и толкованіями закона, пользуются благоговъніемъ Евреевъ: ихъ ставять выше книгь Моисеевыхъ. Патріархамъ тиверіадскимъ предоставлены были большія права; императоры давали имъ титулъ "знаменитыхъ", illustris; они разбирали дъла своихъ соотечественниковъ и неръдко занимали должности при дворъ. Санъ ихъ переходиль по наслъдству отъ отца къ сыну, и быль уничтожень вь 429 году. Около того же времени была ограничена власть Санхедрина, или совъта старшинъ іудейскихъ, котораго главою быль патріархъ. Впрочемь вліяніе Санхедрина на д'вла единовърцевь и права его были весьма важны до самаго царствованія Юстиніана.

Суровыя постановленія этого императора были началомъ и юридическимъ оправданіемъ жестокихъ преслідованій, которыхъ Жиды сділались предметомъ. Въ Восточной имперіи участь ихъ становилась день ото дня нестерпиміс. Въ Италіи строгая справедливость папы Григорія I и большей части его преемниковъ едва защищала ихъ отъ фанатизма черни и духовенства. Положеніе ихъ въ Испаніи было еще хуже: весть-готскіе короли отличались духомъ нетерпимости и насильственно заставляли Евреевъ принимать хри-

стіанскую віру. Одинъ Сизебуть, по словамь испанских историковь, обратилъ такимъ образомъ девяносто тысячъ человъкъ. Благородное сопротивленіе святаго Исидора, епископа Толедскаго, не послужило ни къ чему. Отнимая у Жидовъ всв права, гражданскіе законы весть-готскихъ королей, по странному противорѣчію, дозволяли имъ торговать рабами христіанами; надобно замътить, что торгъ рабами составляль главную промышленность Жидовъ, пока они не нашли новаго средства добывать деньги посредствомъ отдачи ихъ въ рость. Въ 672 году Вамба, по требованію Толедскаго Собора, изгналь изъ своихъ владеній всёхъ Жидовъ, не хотевшихъ отказаться отъ своей религіи. Они перешли за Пиренеи и возмутили противъ Весть-Готовъ Септиманію, но война эта кончилась несчастливо для нихъ. Вскоръ они опять явились въ Испаніи и сильно содъйствовали успъхамъ Мавровъ. Толедо, гдъ ихъ наиболье угнетали, была предана ими Аравитянамъ; въ Вербное восиресеніе они отворили ворота мусульманамъ и вмъсть съ ними переръзали всъхъ христіанъ, которые въ то время были въ церковной процессіи.

При новыхъ обладателяхъ Пиренейскаго полуострова, Жиды отдохнули отъ прежнихъ страданій. Магометане презирали ихъ какъ и христіане, но это презрѣніе было холодно и рѣдко обнаруживалось въ преслѣдованіяхъ. Впрочемъ халифы кордовскіе не упускали случаевъ поживиться на счетъ невѣрныхъ, какого бы рода они ни были: въ 723 году, обманщикъ, именемъ Захарія, явился въ Сиріи и выдавалъ себя за Мессію; множество испанскихъ Жидовъ отправились къ нему, въ надеждѣ снова покорить землю отцевъ; мечтанія ихъ скоро разсѣялись; они возвратились въ Испанію, но халифъ не возвратиль имъ оставленныхъ имуществъ.

Короли Меровинти и духовенство французское не ласковъе Вестъ-Готовъ обходились съ изгнанниками. Отвращеніе, которое всѣ къ нимъ питали, увеличилось еще болѣе, когда они занесли во Францію проказу: зараженныхъ этою болѣзнію заключали въ особые домы, и надзоръ за ними быль порученъ епископамъ. Соборы предписывали христіанамъ избѣгать съ Жидами всякихъ сообщеній; но частое повтореніе этихъ наказовъ показываеть, какъ трудно было приводить ихъ въ исполненіе. Евреи были исключены изъ всякихъ должностей; имъ запрещено садиться въ присутствіи священниковъ, и браки ихъ съ христіанами объявлены недъйствительными. Франція была раздроблена на нѣсколько отдѣльныхъ владѣній, и законы эти не вездѣ имѣли одинаковую силу. Впрочемъ фанатизмъ и жестокость французскихъ епископовъ простирались до такой степени, что папы неоднократно принуждены были увѣщевать ихъ, предписывая поступать снисходительнѣе съ бѣдными Евреями.

Въ VII столътіи, Король Дагобертъ I предоставилъ имъ на выборъ, креститься или оставить его владънія. Жиды переселились въ южную Францію, но не надолго: въ началъ парствованія второй династіи мы находимъ ихъ снова въ прежнихъ жилищахъ. При Карлъ Великомъ они пользовались полною безопасностью и даже благоволеніемъ императора: многіе Евреи были облечены его особенною довъренностію; посоль его ко двору Гарунъ-аль-

Рашида быль Жидъ: другой Жидъ находился при его особъ въ качествъ доктора. Но никогда полеженіе ихъ не было такъ блистательно во Франціи, какъ въ царствованіе Людовика-Добраго. Преимущество и богатство ихъ были чрезмѣрны: они имѣли право провозить свои товары безпошлинно; торговали рабами, которымъ безъ ихъ позволенія запрещено было принимать другую вѣру, и въ случаѣ споровъ съ покупателями судились общимъ судомъ, составленнымъ изъ трехъ христіанъ и трехъ Евреевъ. Они же завѣдовали сборомъ податей. Лучшимъ доказательствомъ ихъ силы служитъ тщетная борьба съ ними Агобарда, епископа Ліонскаго: при всемъ своемъ умѣ и вліяніи на народъ, онъ растратилъ жизнь въ безплодныхъ усиліяхъ прекратить гнусный торгъ людьми, который производили Евреи.

Впрочемъ следы прежняго унизительного состоянія Евреевъ существовали еще въ некоторыхъ позорныхъ обрядахъ. Въ Тулузе они навлекли на себя подозрѣніе въ намѣреніи предать городъ во власть Мавровъ: въ наказаніе за эту мнимую или действительную измену, они были обязаны ежегодно, въ страстную пятницу, представлять отъ себя депутата, который публично получаль пощечину у дверей соборной церкви. Вообще страстная недъля была для нихъ во всей Европъ временемъ оскорбленій и опасностей. Въ городъ Безіе существоваль до половины XI стольтія еще страннъйшій обычай: всякій годъ, въ Вербное воскресенье, тамошній епископъ всходиль на канедру и обращался къ народу съ следующими словами: "Вы живете съ потомками людей, которые распяли Інсуса Христа: будьте върны обычаямъ вашихъ отцевъ, вооружитесь съ Божіею помощію каменьями, бросайте ихъ въ Жидовъ и отмстите мужественно за оскорбленія Спасителю". Потомъ онъ благословлялъ своихъ слушателей; они вооружались каменьями и отправлялись въ дома Евреевъ, которымъ, къ удивленію, предоставлено было право защищаться такимъ же оружіемъ. Война эта продолжалась до Свътлаго Воскресенія.

При послѣднихъ Карловингахъ нападенія Норманновъ и другія смутныя обстоятельства не позволяли обращать большаго вниманія на Евреевъ. Впрочемъ положеніе ихъ сдѣлалось несравненно хуже: ихъ даже не считали за людей. Бозонъ, король арльскій, подарилъ епископу своего города не только имущества Жидовъ, но и ихъ самихъ. Такія же понятія царствовали и въ Германіи: Отонъ І уступилъ въ 955 году Магдебургской церкви всѣхъ Евреевъ этого города.

Но въ это самое время, въ южной Европъ, подъ покровительствомъ халнфовъ испанскихъ, заря лучшей будущности восходила для народа іудейскаго.

Города Гренада, Севилья, Толедо, Кордова были наполнены ими. Случайныя гоненія, виною которыхъ были фанатизмъ черни или прихоти правителей, рѣдко возмущали ихъ спокойствіе, и были ничтожны въ сравненіи съ бѣдствіями собратій ихъ въ остальной Европѣ, Азіи и Африкѣ. Эти бѣдствія даже обратились въ пользу Евреевъ испанскихъ. Ученые раввины и изгнанные изъ Вавилона, Помбедиты и Мегазіи, гдѣ были дотолѣ знаменитыя академіи, удалились въ Испанію и основали тамъ новыя училища. Главою перваго и самаго знаменитаго заведенія, учрежденнаго въ Кордовѣ,

быль Рабби-Моуше, который ввель въ общее употребление Талмудъ, до тъхъ поръ мало извъстный на Западъ. XII стольтіе можно назвать золотымъ въкомъ еврейской литературы. Тогда процвътали Абенъ-Эзра и Маймонидъ, два свътила въ мрачной ночи тогдашняго невъжества; Ісгуда Галеви, сочинитель любопытной книги Сеферъ-Хозри, которой предметь обращеніе хазарскаго хагана къ еврейской въръ; Абенъ-Зоары, которому Аверроэсъ приписываетъ успъхи медицины у Аравитянъ; Беніаминъ Тудельскій, и многіе другіе ученые и философы. Жиды лічили вельможь, государей и даже папъ, упражнялись во всъхъ наукахъ, и въ то же время занимались религіозной полемикой. Особенно жаркія пренія возбудило появленіе въ Испаніи секты Караимовъ, которыхъ можно назвать еврейскими протестантами. Они отвергають Талмудъ и преданія раввиновъ и понимають Священное Писаніе буквально \*). Авраамъ Бенъ Діоръ написаль противъ нихъ знаменитое сочиненіе свое о каббалъ. Но Караимы не вдавались въ споры: они отличались строгостью нравовъ и очень рано исчезли изъ Испаніи. Въ Литвъ, близь Вильно, и въ Крыму, въ трехъ верстахъ отъ Бахчисарая, находятся ихъ колоніи, гдѣ они извъстны своей честностью, говорять потатарски и имъютъ Библію на этомъ языкъ. Литовскіе Караимы вышли изъ Крыма и поселены Витовтомъ, какъ и литовскіе Татары, плененные имъ въ войнахъ съ Тохтамышемъ; но замвчательно, что тогда какъ мусульманскіе поселенцы совершенно забыли свой языкъ и ныньче знають только по-польски, эти Евреи сохранили въ своей маленькой колоніи языкъ, которымъ говорили они въ царствъ Гиреевъ. Г. Вольфъ, извъстный евреофилъ, нашелъ Каранмовъ въ кочевомъ состояни неподалеку отъ Багдада, въ пустынъ Хитъ. Впрочемъ, не должно думать, чтобы и православные Евреи занимались веза однимъ только торгашествомъ и грабежемъ своихъ должниковъ: въ пустыняхъ Аравіи есть целыя поколенія кочующихъ Жидовъ, которые славятся на вздничествомъ и грабятъ васъ по правиламъ военной чести, — съ саблею въ рукъ. Беніаминъ Тудельскій нашель въ XIII въкъ близь Мекки еврейское покольніе Рехабь, котораго древность восходить до временъ Монсея, и Г. Вольфъ видълъ одного изъ этихъ "сыновъ Рехаба" на борзомъ арабскомъ конъ, вооруженнаго страшнымъ копьемъ Бедуина. Они отличаются огромностью роста и воинственнымъ видомъ. Не въ дальнемъ разстояніи отъ Басоры тотъ же миссіонеръ встрітиль улусь Бени-Кетура, а въ Хеджазъ, близь Хаибара, живетъ многочисленное поколъніе независимыхъ Евреевъ, которые управляются собственными своими шейхами; но Буркгардтъ полагаетъ, что они должны быть Караимы. Въ Испаніи, кром'в Караимовъ, была еще секта саддукеевъ, которыхъ съ жаромъ преслъдовали раббиниты, нынъшніе фарисеи.

Цвътущее состояние еврейской литературы въ Испании и даже во Франпіи, гдъ нарбонская синагога славилась своими Давидомъ и Моисеемъ Кимхи, Соломономъ Ярхи, и проч., служить лучшимъ доказательствомъ спокойствія, которымъ они тамъ пользовались. Халифы и христіанскіе государи большею

<sup>\*)</sup> Слово караимъ вначить-чтецы, то есть, чтецы Библін.

частію покровительствовали имъ. Но простой народъ нер'вдко даваль чувствовать Жидамъ свою ненависть. Эта часть исторіи Евреевъ состоить изъ безконечной цепи ужасовъ и насильствъ, которые останутся навсегда памятникомъ варварства тогдашнихъ Европейцевъ. Подданные Альфонса IX, короля кастильскаго, умертвили въ глазахъ его прекрасную Жидовку, н убійцы не были даже наказаны. Въ съверныхъ областяхъ Франціи и въ Германіи, не смотря на запрещенія правительствъ и даже духовныхъ, чернь грабила и убивала ихъ, оправдывая свои неистовства слъпыми подозръніями въ святотатствъ и добываніи крови изъ христіанскихъ младенцевъ для своихъ обрядовъ. При началѣ Крестовыхъ Походовъ участь ихъ сдѣлалась еще ужасите: отправляясь въ Палестину, крестоносцы считали святымъ дъломъ убить нъсколько "враговъ Христа". Фанатизмъ дошелъ до того, что, въ половинъ XIII стольтія, святый Бернардъ долженъ быль ходить изъ области въ область для укрощенія ярости народа. Въ первые годы царствованія Филиппа Августа половина Парижа принадлежала Жидамь: они промышляли отдачею денегь въ рость и имъли въ числъ должниковъ своихъ вельможъ и знатитищее духовенство. Лица, принадлежавшія къ посліднему сословію, отдавали имъ нерідко въ залогъ церковныя утвари. Подъ предлогомъ оскверненія ими этой святыни, Филиппъ ограбиль и выгналь Жидовъ изъ своихъ владъній. Такимъ же образомъ поступали съ ними и другіе государи, которые поперемънно то изгоняли ихъ изъ своихъ владъній, то призывали назадъ, когда случалась нужда въ деньгахъ. Вильгельмъ Рыжій въ Англіи покровительствоваль имъ, и даже объщалъ принять ихъ религію, если они докажуть превосходство ея надъ христіанскою, но его наследники угнетали ихъ более и более. Во время коронаціи Ричарда I народъ разграбиль великольные домы лондонскихъ Евреевъ и умертвиль многихъ, а отряды крестоносцевъ, собираясь во святую землю, истребляли встахъ Жидовъ на пути, здъсь, въ Италіи и въ другихъ мъстахъ, какъ впоследствін запорожскіе козаки и гайдамаки въ Польше. Іоаннъ Безземельный, который сначала жаловаль Жидовь и писаль къ Лондонскому лорду-меру, что еслибъ онъ, Іоаннъ, "удостоилъ своей милости даже собаку, эта собака должна пользоваться совершенною безопасностью", впослъдстви даваль своимъ вельможамъ грамматы, которыми освобождаль ихъ на всю жизнь или на извъстное число лъть оть уплаты долговъ Евреямъ, и самъ безжалостно конфисковалъ имущество этихъ несчастныхъ для удовлетворенія своей расточительности. Европейцы вообще почти не считали ихъ за людей: Жидъ составляль собственность феодальнаго владъльца, который торговаль имъ какъ скотомъ и грабиль какъ непріятеля; Жидъ приносиль сму ежегодно извъстный доходъ, а въ случат надобности его можно было продать или заложить. Генрихъ III продаль всёхъ живущихъ въ Англіи Жидовь брату своему Ричарду. Для отличія Евреевь оть христіань, имъ приказано было носить рогь на шляпъ и нашивки на платъъ: эти знаки выдавались имъ за деньги изъ государственной казны. Филиппъ Прекрасный, конфисковавъ всъ имущества Жидовъ, жившихъ во Франціи, подъ смертною казнію запретиль имъ жить въ государствъ и подариль Парижскую синагогу своему кучеру. Допущенные снова по необходимости въ ихъ деньгахъ, они подверглись новымъ преслъдованіямъ. Шайки крестьянъ и пастуховъ, извъстныя подъ названіемъ pastoureaux, разсъялись по Франціи въ началъ XIV стольтія, истребляя все на пути своемъ. Вь Лангедокъ и Гасконіи онъ умертвили множество Жидовъ. Этотъ примъръ нашелъ подражателей въ Наварръ, и десять тысячъ Евреевъ сдълались жертвами фанатизма народа. Ужасная язва, опустошившая въ 1348 году всё три части Стараго свёта, была поводомъ къ новымъ неистовствамъ: Евреевъ обвиняли въ отравленіи ръкъ и источниковъ, въ распространеніи заразы посредствомъ волшебныхъ заклинаній, и убивали ихъ тысячами. Напрасно ссылались они на свидівтельство ученъйшихъ врачей того времени: никто не хотълъ върить. Устрашенныя общимъ волненіемъ, правительства не сміли защищать ихъ противъ невъжества и суевърія. Германія, Швейцарія, Брабанть особенно были театромь этихъ кровавыхъ побонщъ. Читая современныхъ историковъ, съ трудомъ въришь ихъ разсказамъ; они возмущаютъ душу своими отвратительно ужасными подробностями. Толпы фанатиковъ, называемыхъ бичующимися, ходили изъ города въ городъ, истязая себя самымъ безчеловѣчнымъ образомъ, проповъдуя покаяніе и истребленіе Жидовъ. Евреи, избъгая мученій, которымъ подвергала ихъ одичавшая чернь, часто предупреждали ихъ самоубійствомъ. Достаточно было мальйшаго подозрвнія для ихъ погибели. Въ городъ Монсъ одного Еврея обвинили въ поруганіи иконы. Никакія пытки не могли вырвать у него признанія въ преступленіи. Назначили "Судъ Божій": обвиненный долженъ быль драться съ кузнецомъ, который вызвался быть защитникомъ истины обвиненія. Бойцы явились за городскими воротами и въ присутствіи многочисленныхъ жителей начали битву. Первый взмахъ палки, которою быль вооружень кузнець, рышиль участь быднаго противника. Жидъ упалъ, - другихъ доказательствъ преступленія не нужно было. Его тотчасъ схватили, повъсили за ноги; къ бокамъ его привязали двухъ голодныхъ собакъ, а внизу разложили огонь, на которомъ онъ медленно изжарился. Спустя нъсколько лътъ потомъ подобное приключение случилось въ Белгіи. Память казней и мученій, которымъ тамъ подвержены были Евреи, определили праздновать одинъ разъ въ каждомъ столетіи. Жители города Брюсселя торжествовали этотъ благородный праздникъ не далее какъ пятнадцать льть тому назадь, въ 1820 году.

Средь этихъ ужасовъ только изръдка примъчаются проблески человъколюбія и справедливости къ угнетеннымъ въ постановленіяхъ и прокламаціяхъ нъкоторыхъ государей. Въ этомъ отношеніи особенно памятна Евреямъ
граммата, дарованная имъ въ 1264 г. польскимъ герцогомъ Болеславомъ, и
милости Казиміра Великаго, который, по любви къ своей Эстеркъ, предоставилъ имъ значительныя преимущества. Казиміръ прижилъ съ ней многихъ
дътей, и дочерямъ дозволилъ даже сохранитъ религію матери. Папы, которые въ Средніе въка вообще являлись покровителями угнетенныхъ и защитниками человъчества, безпрерывно метали проклятіями противъ ихъ гонителей. Не должно однако-жъ думать, чтобы въ самой Италіи и въ Польшъ
имъ было легче отъ этихъ доказательствъ благорасположенія верховной

власти. Не одинъ фанатизмъ преслъдоваль ихъ въ Италін: они должны были бороться тамъ съ мъстными ростовщиками; Итальянцы едвали не хуже ихъ жадностью къ прибыли, и, подрываемые такимъ образомъ, Жиды жили тамъ въ крайней бъдности. Въ одномъ Римъ они наслаждались нъкоторою безопасностью, и въ этой столицѣ католическаго міра сохранили они по-сюпору право подносить торжественно новому пап'в экземпляръ Ветхаго Завъта, что однакожъ не освобождаеть ихъ и теперь отъ обязанности посылать каждое воскресеніе депутацію въ соборную церковь для слушанія проповъди противъ заблужденій ихъ въры. Въ Польшъ, куда покровительство Казиміра Великаго привлекло сонмы ихъ изъ Германіи, обливавшейся ихъ кровію, они скоро овладіли всей торговлею и откупами; безпечный и вітренный характеръ народа охотно предоставиль имъ всъ хлопоты финансовой части; Жидъ сдълался первою потребностью жизни для Поляка; избирательные короли изъ природныхъ дворянъ не могли даже править государствомъ безъ "фактора", и извъстно, что побъдитель Турокъ, Іоаннъ III (Собъскій), былъ совершенно преданъ двумъ своимъ Евреямъ. Однако они всегда находились тамъ въ крайнемъ угнетенія, и паны позволяли имъ грабить своихъ поселянъ только для того, чтобы, при первой надобности въ деньгахъ, исторгнуть всю поживу оптомъ у грабителя. Въ Польшъ упоминаютъ посю-пору имена вельможъ изъ весьма извъстныхъ фамилій, которые не далье прошедшаго стольтія приказывали Жидамь представлять кукущекь. для того чтобы стрелять въ нихъ. Два несогласные въ метеніяхъ дворянина неръдко обнаруживали свои непріязненныя чувства тъмъ, что одинъ изъ нихъ старался поймать Жида, проживающаго на землъ другаго, и по крайней мъръ прибить его, если не повъсить: обиженный такою несправедливостью противникъ, само собою разумъется, въ благородномъ негодованіи платиль тою же монетою его Жидамъ. Въ числъ жестокихъ обидъ, которыя Малороссія претерпъла отъ польскаго правительства, обыкновенно выставляють отдачу русскихъ церквей на откупъ Евреямъ, какъ доказательство неслыханнаго своевольства со стороны тамощнихъ католическихъ пановъ; но мы думаемъ, что эта статья не была понята нашими писателями. Отдача церковныхъ доходовъ на откупъ болъе принадлежитъ къ исторіи Жидовъ, чъмъ къ малороссійской. Невозможно предполагать, чтобы въ этомъ заключалось со стороны польскихъ католиковъ намъреніе обиды православію; они почти вездъ отдавали такимъ же образомъ еврейскимъ спекуляторамъ собственныя свои церкви. Еще въ началъ нынъшняго въка обычай этотъ быль довольно извъстень въ Литвъ. Это показываеть только, въ какой степени польское дворянство не могло обойтись безъ Жидовъ въ самомальйшихъ денежныхъ сдълкахъ.

Во Франціи участь Евреевъ сдѣлалась опаснѣе по причинѣ взятія Англичанами въ плѣнъ короля Іоанна: нужны были деньги для его выкупа. Карлъ V, король французскій, постоянно покровительствовалъ имъ; имъ даже дано было право брать, вмѣсто прежнихъ сорока, восемьдесять процентовъ. Евреямъ показалось, что этого мало; они испросили себѣ позволеніе брать проценты на проценты. Слабость правительства была удиви-

тельна: оно предоставило въ ихъ власть личную свободу несостоятельныхъ должниковъ и даровало имъ множество другихъ столь же беззаконныхъ преимуществъ. Положеніе Евреевъ было завидное; но неожиданный указъ Карла VI лишилъ ихъ въ 1394 году большой части имущества и даже права жить во Франціи. Они разсѣялись по окрестнымъ государствамъ и на этотъ разъ не могли обвинять своихъ враговъ въ несправедливости. Въ самомъ дѣлѣ ихъ жадность къ деньгамъ не имѣла предѣловъ: ограбленные ими народы употребляли всѣ мѣры, чтобы избавиться отъ ихъ притѣсненій, и въ половинѣ XIV столѣтія жители города Саленса учредили для этого первый заемный банкъ въ Европѣ.

Въ Испаніи однако-жъ они продолжали заниматься науками. Въ XIV и XV стольтіяхъ ученые Евреи принимали дьятельное участіє въ составленіи знаменитыхъ таблицъ короля кастильскаго Альфонса XI; тогда жили астрономъ и врачъ Соломонъ - бенъ - Вирга и профессоръ астрономіи Абрагамъбенъ-Закуть; тогда же процвъталъ Іосифъ Альбо, авторъ книги Сеферъ иккаримъ, и знаменитый въ ученомъ и политическомъ отношения Абарбанель, комментаторъ нъсколькихъ книгъ Ветхаго Закона; другіе труды Евреевъ по части философіи, филологіи, правов'ядыня и особенно математики дають тоже довольно выгодное понятіе объ ихъ просвіщеніи. Но объ ихъ литературъ должно вообще замътить, что она отличается восточною напыщенностью выраженій, многословіемъ, чрезвычайною пылкостью воображенія и часто безпорядкомъ идей. Въ одной книгь той же эпохи находимъ извъстіе о важномъ открытін, сдъланномъ Евреями совершенно въ иномъ родъ: они играли въ карты еще въ XIII въкъ. Вообще по сочиненіямъ тогдашнихъ Жидовъ можно составить себъ довольно ясное понятіе объ ихъ образъ жизни и отношеніяхъ въ Испанцамъ, которые уже овладъли большею частію полуострова. Многое покажется страннымъ теперь: Евреи славились тогда щегольствомъ одежды, занимались музыкою и были очень неравнодушны къ прелестямъ прекраснаго пола. Мужьямъ христіанамъ часто приходилось очень плохо отъ последователей Ветхаго Завета. Въ Толедо ови до того зазнались, что на улицахъ задирали и били природныхъ жителей; правительство принуждено было защищать последнихъ отъ ихъ нападеній. Но они и здісь не покидали всегдащией страсти своей жь деньгамъ и безжалостно грабили православныхъ должниковъ, не довольствуясь 331/, со ста, законными въ то время процентами. Всъ капиталы и промышленность перешли въ ихъ руки. Управленіе таможнями было ввіврено Жидамъ; они занимали главныя должности въ чертогахъ государей и домахъ вельможъ, которые обходились съ ними съ величайшимъ почтеніемъ; они составляли даже сильную политическую партію. Когда Петръ Жестокій быль умерщвленъ Генрихомъ Транстамаромъ, они остались върными его памяти и въ Бургосъ выдержали осаду противъ войска новаго короля.

Возрастающее вліяніе Евреевъ обратило наконецъ на себя вниманіе испанскаго духовенства: оно старалось вооружить противъ нихъ народъ. Возникли жаркія пренія; ученые расточали, въ полемическихъ сочиненіяхъ, ругательства. Въ 1413 году анти - папа Петръ де Лука, извъстный подъ

Digitized by Google

именемъ анти-папы Бенедикта XIII, положилъ созвать въ Тортозу на публичное преніе знаменитъйшихъ раввиновъ и ученыхъ богослововъ христіанскихъ. Диспутаціи продолжались несколько месяцевь; съ обеихъ сторонъ было показано много учености и еще болье нетерпимости: въ заключеніе, анти - папа издалъ буллу, которая не оставила бы Евреямъ ни убъжища, не средствъ къ существованію, если бы власть его была везде признана. Главныя статьи ея повторены впоследствіи на Соборе Базельскомъ, и папами Павломъ IV и Піемъ V. Къ обращенію Жидовъ въ христіанскую религію, посль Тортозскихъ совъщаній, наиболье содъйствовали усилія Доминиканцевъ. Они отличились въ этомъ лѣлѣ талантами своими и жестокимъ фанатизмомъ. Знаменитъйшимъ миссіонеромъ того времени быль Винцентъ Феррье: онъ одинъ обратилъ более двадцати тысячъ человекъ. Его красноръчіе было увлекательно, но страхъ, внушаемый народомъ, который съ изступленнымъ восторгомъ слушалъ его проповеди, былъ еще сильнее. Участь новыхъ христіанъ была вовсе незавидна. Церковь не имъла къ нимъ довъренности, а Синагога предавала проклятію какъ отступниковъ. Марраны,--такъ назывались они, -- принуждены были жить отдъльно, и по словамъ современниковъ, отличались своимъ развратомъ и пороками. Въ числъ этихъ новообращенныхъ находились нъсколько уроженцевъ острова Кандіи, которые исповъдовали особенную религію, —смъсь закона Моисеева съ обрядами язычества. Въ Толедо они вынимали вечеромъ изъ скрытнаго мъста пять черныхъ фигуръ, изъ которыхъ четыре представляли молодыхъ дъвъ, повергались предъ ними на колена и читали молитвы на арабскомъ языке до первыхъ пътуховъ. Но умиъйшимъ и ученъйшимъ изъ Маррановъ предстояла блистательная будущность: они могли вступать въ духовное званіе, где ихъ сведенія давали имъ возможность и право достигать высшихъ отличій. Ніжоторые изъ нихъ занимали важныя міста въ католической церкви и прославились ревностью, съ какою преследовали прежнихъ единоверцевъ. Особенную извъстность пріобръль францисканскій монахъ Альфонсъ де-Спина, пламенный авторъ книги Fortalitium Fidei, въ которой обвиняетъ онъ Жидовъ въ ужаснейшихъ преступленіяхъ. Онъ утверждаетъ между прочимъ, что они ежегодно умерщвляють по одному христіанскому ребенку. Примъръ, который онъ приводить, наполнень самыми отвратительными и ужасными подробностями; надобно однако-жъ замътить, что самъ онъ не быль свидътелемъ этого случая, и что разсказъ его есть только повтореніе признанія одного крещенаго Жида какому-то епископу.

Наконецъ наступилъ бъдственный для народа Израилева 1492 годъ. Мавры лишились послъдняго своего владънія въ Испаніи, и Евреи получили приказаніе тотчасъ оставить этотъ край, или принять христіанскую религію. Отчаяніе изгнанниковъ было невыразимо: они такъ долго благоденствовали подъ небомъ Испаніи. Имъ дано было три мъсяца сроку на приготовленія къ пути; золото и серебро должны они были оставить въ Испаніи; съ собою имъ позволялось взять векселя и товары. По словамъ нъкоторыхъ писателей, четыреста тысячъ человъкъ оставили такимъ образомъ владънія Фердинанда и Изабеллы. Большая часть удалилась въ Португалію, гдъ ихъ

братія пользовались большими правами и честностью своею заслужили общее уваженіе. Они гостепріимно приняли изгнанниковъ. Надежда лучшей участи оживила сердца ихъ, но не надолго. Въ Лиссабонъ процвътала еврейская академія; заведено было много типографій, изъ которыхъ вышли превосходныя изданія книгъ Моисеевыхъ и разныхъ произведеній еврейской литературы: въ 1496 году все это рушилось, шкъ выгнали изъ Португадін. Замітимъ одинъ любопытный этнографическій факть: въ прежнихъ португальских владеніяхь, въ Малабаре, есть два рода Жидовь, черные и бълые. Тогда какъ реформація облегчала участь ихъ въ Германіи и готовила съвернымъ Жидамъ, вообще невъжественнымъ и низкимъ, лучшую будущность, самая просвъщенная и нравственная часть ихъ народа выброшена была изъ Пиренейскаго полуострова въ африканскія пустыни и Турцію, гдъ грубый деспотизмъ Оттомановъ долженствовалъ довести ихъ до последней степени уничиженія и несчастія. Они разс'ялись по африканскимъ городамъ и основали многолюдные посады въ Константинополь, Солоникъ, Смирнъ, и проч., гдв сохраняють до сей поры языкъ прежнихъ своихъ гонителей, Испанцевъ и Португальцевъ. Нъкоторые изъ нихъ однако-жъ перешли въ Италію, гдв Медичисы отдали имъ часть города Ливорно и допускали ихъ даже къ должностямъ въ своихъ вдаленіяхъ; здесь они опять занимались сь успъхомъ литературою, имъли отличныя типографіи и библіотеки въ разныхъ городахъ Италіи, и грабительства ихъ ростовщиковъ не производили такихъ вредныхъ последствій, какъ во Франціи или Испаніи, по причинъ размножившихся заемныхъ банковъ, которые ссужали деньгами за самые умъренные проценты. Учредителями этихъ заведеній были большею частію монахи францисканскаго ордена, считая богоугоднымъ деломъ отнятіе у Евреевъ способовъ вредить христіанамъ. Подъ тяжестью бъдствій и среди благоденствія, Синагога нигде и никогда не теряла надежды на блистательный конецъ своего "послъдняго плъненія": она всегда съ нетерпъніемъ ожидала пришествія Мессіи, и это върованіе одно заставляло Евреевъ переносить мужественно неслыханныя жестокости, которыми обременяли ихъ иновърцы на Западъ и Востокъ. Восторженное суевъріе Азіи еще болье расположило турецкихъ Жидовъ къ ожиданію скорой помощи мстительнаго и справедливаго неба. Обманщики и фанатики часто пользовались такимъ состояніе умовъ, и въ XVII стольтій пламенныя надежды Евреевъ всъхъ странъ были обмануты самымъ горестнымъ образомъ. Смирискій Жидъ, Забатай Зеви, или Теви, человъкъ необыкновенно хитрый и красноръчивый. пробудилъ мужество ихъ своими пламенными проповъдями. Радость іудейскаго міра была чрезм'єрна. Евреи сбирались везд'є оставить б'єдственную чужбину и летъть въ обътованную землю, какъ Турки посадили мессію Забатая въ тюрьму. Однако единовърцы не переставали върить въ его божественное назначеніе. Тогда султанъ Магометъ IV приказаль ложному "помазаннику" принять магометанскую религію: самозванецъ сосланъ и скоро потомъ былъ казненъ. Между Жидами многіе до сихъ поръ думають, что онъ живъ и рано или поздно совершить подвигь искупленія.

Не отъ мессіи своего, но отъ уситховъ просвъщенія, которое смягчаетъ

нравы и дѣлаетъ человѣка послушнымъ голосу разума, слѣдовало имъ ожидать своего благополучія. Дѣйствительно, XVIII вѣкъ быль источникомъ всѣхъ благъ, которыми они теперь наслаждаются въ цѣлой Европѣ. Усовершенствованіе правительственныхъ формъ доставило имъ первое и важиѣйшее изъ нихъ, — безопасность. Скоро Франція и Голландія даровали имъ полныя права гражданскія и политическія и сравнили съ христіанскими подданными.

Въ Англіи, гдв число ихъ не превосходить десяти тысячь человівнь. большею частію иностранцевь, такое же уравненіе было весьма недавно утверждено Нижнею Палатою. Въ Австріи Іосифъ II быль ихъ благодівтелемъ: онъ уничтожилъ установленное для нихъ различіе одежды и налоги. основалъ училища, открылъ имъ университеты и старался всячески возвысить ихъ до степени граждань. Францъ II следовалъ его примеру и выполнилъ многія его предположенія. Въ Германіи положеніе ихъ постепенно облегчалось, и шестнадцатая статья Акта Союза обезпечила имъ еще большія выгоды. "Сеймъ Германскаго Союза, говорить она, обдумаеть и разсмотрить приличныйшие способы улучшения судьбы жителей, исповыдующихъ еврейскую въру, и дарованія имъ полныхъ правъ гражданскихъ въ замънъ тьхъ обязанностей, которыя они должны были бы нести какъ подданные. Между тъмъ они будутъ пользоваться во всъхъ государствахъ Союза всъми преимуществами, какія дарованы имъ досель". Извъстно, какихъ богатствъ достигли нъкоторые изъ нихъ въ этомъ краю. Со времени знаменитаго Мендельсона, красноръчиваго толкователя Платоновой мысли, выраженной въ Федонъ, они съ успъхомъ посъщали университеты, дали имъ изъ среды себя множество профессоровъ и нъмецкой словесности нъсколько остроумныхъ писателей, и особенно отличились въ медицинъ и музыкъ. Еврейское юношество не отстало отъ своихъ христіанскихъ сверстниковъ въ общемъ патріотическомъ движеніи, которое въ 1813 году такъ сильно способствовало къ освобожденію Германіи. Образовалась также секта такъ называемыхъ Новыхъ Жидовъ, — слъдствіе распространеннаго между ними просвъщенія, которая отвергаеть Талмудъ подобно Каранмамъ, признаетъ одинъ только тексть Св. Писанія закономъ своей візры и соединяеть простые догматы Ветхаго Завъта съ ученіемъ чистой нравственной философіи \*). Однако не далье, какъ въ 1820 году, германскіе Жиды подвергались опасной грозъ. Бъдствія, которыя удручали Пруссію по случаю занятія ея Французами, передали въ руки Евреевъ множество ленныхъ имъній, обременныхъ долгами. Когда народъ увидълъ готические замки во владъни "нехристей", которые, по праву бароновъ, естественно могли бы утверждать приходскихъ пасторовъ въ ихъ званіи, онъ обнаружиль завистливое негодованіе. Наглость нъкоторыхъ обогатившихся Евреевъ, — а это обыкновенная ихъ черта въ

<sup>•)</sup> Въ Германіи есть еще секта, основанная нѣкоторымъ Франкомъ, изъ Нюриберга, которая наружно исполняетъ всѣ обриды христіанства, отъ крещенія до исповѣди, а втайнѣ исповѣдуетъ еврейскую вѣру. Члены этой секты нерѣдко занимаютъ высшія должности въ мѣстныхъ правительствахъ и пользуются всѣми выгодами усовершенствованнаго лицемѣрства. Ихъ называютъ Mexecamu.



счастін, — довершила раздраженіе черни. Ея нетерпимость вспыхнула въ Мейнингенъ, Вюрцбургъ и Рейнскихъ областяхъ; возстаніе распространилось до самаго Копенгагена, и германскіе Жиды услышали вновь роковый крикъ гепъ! гепъ! гепъ!, которымъ сопровождались избіенія ихъ въ Среднихъ въкахъ.

Польскіе раввины славятся своей богословской ученостью въ еврейскомъ мірѣ. Яковъ Полякъ есть Іоаннъ Скотть науки Талмуда: тонкость его софизмовъ, туманная глубокомысленность его разсужденій, его пустыя пренія о словахъ, привлекли къ нему несмътное множество молодыхъ германскихъ Евреевъ, которые для него оставляли университетскія чтенія. Эти "талмудисты" налетъли съ съвера, какъ стая совъ, на Германію и основали свои академін во Франкфурть на Майнь, въ Фюрть и Прагь, распространяя между юношествомъ фанатизмъ и невъжество въ полезныхъ наукахъ, отличающее польскихь раввиновъ. Г. Беръ собраль множество любопытныхъ подробностей о вредномъ вліяніи этихъ раввиновъ на еврейское населеніе въ Германіи и Польшъ, о деспотизмъ, съ какимъ они управляють своими общинами, и о средствахъ, которыя употребляють для поддержанія фанатизма и сліпаго повиновенія своей власти. Этому-то вліянію должно приписать то р'вшительное отвращеніе, какое обличають польскіе Жиды къ хлібопашеству: обнадеживаемые своими законоучителями въ скоромъ пришествіи Мессіи, они не хотять вверять своихъ капиталовъ земле, чтобы быть всегда готовыми удалиться въ обътованную землю по первому призванію возстановителя ихъ народа. Многіе різшаются даже упредить его въ Палестину, и мізстечко Сафеть, гдъ лъть за двадцать было ихъ нъсколько сотенъ, теперь считаетъ болъе двънадцати тысячъ выходцевъ изъ польскихъ областей. Не нужно объяснять, сколько подобное расположение умовъ мізшаетъ самымъ благимъ видамъ правительства въ ихъ пользу. Блаженной памяти Императоръ Алек сандръ I, извъстясь о важныхъ злоупотребленіяхъ власти со стороны раввиновъ, повелълъ уничтожить ихъ санхедрины и учредить думы изъ знатнъйшихъ членовъ общины, для завъдованія имуществомъ синагоги и доходами кагаловъ. Евреи сочли это нарушеніемъ ихъ вѣры. Еще съ 1810 года правительство пыталось въ разныя времена и подъ различными видами привесть въ исполнение проектъ переселения Жидовъ изъ западныхъ губерній въ Новороссію, гдъ бы они могли предаться земледълію, и всь его старанія остались безуспъшными. Въ 1825 году учреждена была въ Варшавъ коммиссія, имфющая цфлію изысканіе средствъ улучшенія гражданскаго и нравственнаго состоянія этой части народонаселенія. Она учредила для нихъ училище, которое было посъщаемо даже сыновьями богатыхъ Израильтянъ, и предполагала даже устроить полную систему народнаго воспитанія Евреевъ. Безъ сомивнія, эта мівра могущественно способствовала бы къ преобразованію ихъ предразсудковъ, которые дълають ихъ даже неспособными пользоваться благомъ даруемыхъ имъ выгодъ: пустая талмудная ученость до того поглощаеть ихъ вниманіе, что многіе молодые раввины не знають ни одного слова мъстнаго языка, чтобы не имъть ничего общаго съ христіанами. Указъ, который великодушно открылъ имъ поприще военной славы

и отличій въ русскихъ рядахъ и былъ первымъ шагомъ къ важнѣйшимъ благодѣяніямъ закона, изданнаго въ нынѣшнемъ году, долженъ навсегда упрочить ихъ судьбу. Ныньче отъ нихъ самихъ зависить ихъ благоденствіе. Желательно, чтобы они умѣли оцѣнить вполнѣ выгоды новыхъ правъ своихъ.

# ВОЛИНЪ, ІОМСВУРГЪ И ВИНЕТА.

Историческое изследование \*).

Со второй половины ІХ-го стольтія начинается въ жизни скандинавскихъ племень великій переломь, кончившійся паденіемь древняго языческаго быта. При крѣпости и неуступчивости сѣвернаго духа, переломъ этотъ не могъ совершиться скоро и безъ мучительныхъ потрясеній организма, въ которомъ онъ происходилъ. Предъ паденіемъ своимъ Одинизмъ еще вспыхнулъ яркимъ и грознымъ блескомъ, и въ то самое время, когда первые христіанскіе пропов'ъдники проникли въ л'еса и пустыни скандинавскаго міра, у береговъ западной Европы явились гости другаго рода, последніе ратники и мстители вездъ побъжденнаго язычества, норманскіе викинги. Но не одно христіанство грозило разрушеніемъ древнему скандинавскому быту: его колебали другія перемъны и обновленія въ народной жизни. Въ Х стольтіи мелкія владьнія (fylki), на которыя дотол'є быль разбить полуостровъ, стали слагаться въ три большія политическія массы. Перевороть государственный совершался современно съ религіознымъ. Гаральдъ Прекрасноволосый, истребитель самостоятельных норвежских ярловь и прежней вольности народа, совершилъ свое дъло въ одно время и можетъ быть по примъру Горма Стараго въ Даніи и Эйриха Эймундарсона въ Швеціи (1). Тогда европейскія моря покрылись судами бездомныхъ витязей, которыхъ начальники большею частію принадлежали къ древней языческой аристократіи, ведшей свой родъ отъ Одина и другихъ Азовъ и вытесненной изъ прежняго положенія возникшимъ единодержавіемъ. Часть этихъ изгнанниковъ жила и погибла на моръ въ мятежной участи викингства; другіе основали множество поселеній — Норманій, которыя стали пріютомъ для ихъ земляковъ, недовольныхъ новымъ порядкомъ вещей. Они перенесли на чуждую почву въру и обычай, отъ котораго отпадала ихъ родина, искусственно продлили ветхій сокрушавшійся въ ней быть. Одно изъ самыхъ замізчательныхъ въ этомъ отношеніи норманских поселеній быль Іомсбургь на вендскомъ Поморьь.

<sup>\*)</sup> Диссертація на степень магистра. Пом'вщена въ сборникъ Д. Волуева: "Сборникъ ист. и ст. св'ядвній о Россіи", т. І. 1845.



Исторія скандинавскаго Іомсбурга тісно связана съ славянскимъ Волиномъ или Юмною. Ихъ рідко различають літописи; народное преданіе соединило ихъ участь въ одинъ фантастическій образъ; наконецъ наука, на этоть разъ согласная съ преданіемъ, вскорів превзошла его смілостію своихъ построеній и создала изъ норманской крізпости и вендскаго города величественную Винету, сіверную Венецію, поглощенную моремъ за гордость, рожденную въ ней безмірнымъ богатствомъ. Только въ нашъ недовірчивый віжъ удалось ученымъ изслідователямъ (2) разсілть поэтическій полумракъ, въ которомъ скрывался этотъ эпизодъ сіверной исторіи. Они разложили на составныя стихіи дошедшія до насъ свідінія и поставили отдільно Волинъ, Іомсбургъ и баснословную Винету.

### I. ВОЛИНЪ.

"Sy wart geheyszin Julyn, — nu nennet man sy Wollyn".

Ernesti de Kirchberg chronicon Mecklenburgicum, ap. Westphalen, Mon. ined. T. IV, p. 597.

Волинъ, Юлинъ, Юмна, Юмнета, Юмета и Юминъ, —подъ этими именами является въ исторів славянскій городъ, котораго происхожденіе различно объясняется л'этописцами средняго въка и позднъйшими писателями. "Hasta" или "columna Julii", огромный столбъ съ ржавымъ копьемъ вверху, бывшій предметомъ народнаго поклоненія, и самое названіе "Юлинъ" подали поводъ къ сказанію, что городъ быль построенъ Юліемъ Цезаремъ. Сказаніе это разумъется образовалось не въ народъ, а принадлежитъ къ числу ученыхъ сказокъ, посредствомъ которыхъ монахи летописцы любили связывать современную имъ исторію съ преданіями далекой, классической древности. Это быль какой то самовольный и простодушный прагматизмь, которому достаточно было небольшаго сходства звуковъ для соединенія самыхъ отдаленныхъ и несоединяемыхъ предметовъ. Кому неизвъстны примъры такого рода (3). Приведенное извъстіе встръчается первоначально только въ жизнеописаніяхъ (4) Св. Оттона, епископа Бамбергскаго, принесшаго христіанство въ Поморье. Изъ этихъ источниковъ перешло оно въ другіе позднъйшіе памятники. Но оно не знакомо Адаму Бременскому, Гельмольду и Саксону Грамматику.

Въ началѣ XVI вѣка (1518) знаменитый своимъ участіемъ въ реформаціи Іоаннъ Бугенгагенъ написалъ исторію Помераніи (5), книгу важную, не смотря на множество странностей и грубыхъ ошибокъ. Онъ утверждаетъ между прочимъ, ссылаясь на Тацита, что въ правленіе Августа его полководецъ Домицій доходилъ до острова Волина, который въ то время носилъ имя Австравіи (Austravia), и поставилъ тамъ столбъ въ честь Юлія Цезаря.

Толпы окрестныхъ жителей поселились впослѣдствіи около этого обоготвореннаго ими по невѣжеству столба и основали городъ, названный Юлиномъ отъ "columna" или "hasta Julii".

Въ 1735 году профессоръ Шварцъ издалъ свои изслъдованія о Іомсбургъ (6) и выставилъ новое мнѣніе, по которому Юлинъ обязанъ своимъ происхожденіемъ основанному на религіозномъ единствъ союзу семи Суевскихъ племенъ, поклонявшихся Гертъ (7). Правдоподобнъе и лучше предыдущихъ обставлена учеными свидътельствами гипотеза Веделя Симонсена (8). Вотъ въ короткихъ словахъ его положенія.

Еще до пришествія Славянь, частыя нападенія скандинавскихъ пиратовъ побудили Германцевъ, жителей балтійскаго Поморья, построить городовъ или небольшое укръпленіе у самаго устья Свины въ С. 3. части острова Волина. Удобство мъста, откуда легко было слъдить и предупреждать враждебныя покушенія, богатство рыбной ловли, наконець совершавшійся здізсь весенній праздникъ въ честь германо-скандинавскаго бога Юла - Солица (9) рано привлекли многочисленное народонаселеніе. Праздникъ Юла, при которомъ происходила ярмарка, бывшая началомъ Юлинской торговли, сдълался причиною быстраго возрастанія города и сообщиль ему имя Юлина. Столбъ съ водруженнымъ въ него копьемъ, подавшій поводъ жизнеописателямъ Св. Оттона къ такимъ страннымъ толкованіямъ, былъ ничто иное, какъ Юловъ идолъ. Пришедшіе впосл'ідствіи Венды насл'ідовали покинутыя Германцами жилища и поклоненіе Юлу. При большей наклонности къ общественной жизни, они усилили значение Юлина и дали ему новое названіе: Іомъ, Юмъ, или Юмна, которое перешло потомъ на цълый островъ Волинъ. Ведель полагаеть, что слова Іомъ или Юмъ въ связи съ финскимъ. но, по его мивнію, славянскимъ божествомъ Юмалою. Вследствіе дальнейшихъ историческихъ событій славянское имя города перешло иъ Скандинавамъ, между тъмъ какъ прежнее осталось въ употреблении у Германцевъ. Въ VII столътіи Юлинъ быль покоренъ Датчанами, и "Toki provincia Jumensi ortus" участвоваль въ битвъ Бравальской (10). Въ концъ VIII столътія, около 796, Юмна была совершенно разрушена Скандинавами по причинъ возникшихъ въ ней междоусобій. Часть жителей переселилась въ Бирку въ Швеціи, остальная выстроила другой городъ также на островъ Волинъ, на восточной сторонъ его, тамъ, гдъ нынъ Вольмерштеть. Новая Юмна, или Юлинъ скоро стала на ряду съ старою чрезъ богатство и промыпленность жителей и не разъ подвергалась нападеніямъ съверныхъ грабителей. Въ Х въкъ она подпала подъ власть Гаральда Блаатанда, конунга датскаго.

Всѣ вышеприведенныя мнѣнія весьма не крѣпки въ основахъ своихъ, не исключая даже послѣдняго. Нужно ли доказывать, что Цезарь не могъ быть строителемъ городовъ на балтійскомъ поморьѣ, и что объясненія Бугенгагена и его послѣдователей принадлежать къ числу тѣхъ странныхъ гипотезъ, которыя разлетаются при первомъ прикосновеніи къ нимъ строгаго изслѣдователя? Тацитъ не говорить ни слова о томъ, что влагаетъ ему въ уста померанскій историкъ. У Плинія встрѣчается дѣйствительно островъ Австравія (11), но по всей вѣроятности этоть островъ лежаль на нѣмец-

комъ, а не балтійскомъ морѣ, и къ берегамъ его приставалъ не Домицій, а Германикъ. Этимъ ограничиваются извъстія Плинія объ Австравіи, между которою и Волиномъ и тътъ ничего общаго (12). Слъдовательно, Бугенгагенъ смъщалъ Тацита съ Плиніемъ и сочиниль самъ остальные факты, связывающіе пришествіе римскаго полководца съ началомъ вендскаго города, которому онъ старался дать знатную генеалогію. Шварцъ не объяснилъ ничего: имя города, hasta Julii и проч. остались для него загадкой, ключемъ къ которой не могло служить поклоненіе Герть (13). Да и могь ли быть у древнихъ Германцевъ, не знавшихъ городской жизни, городъ съ именемъ, славно перешедшимъ въ исторію? Обширная начитанность Веделя Симонсена не спасла его отъ значительныхъ недосмотровъ и ошибокъ. Въ пользу его мивнія, что Юлинъ былъ основанъ Германцами задолго до пришествія Вендовъ въ Поморье, нътъ ни одного историческаго свидътельства. Придуманная имъ связь Юдина съ Юдомъ болбе чемъ сомнительна. П. Э. Мюдлеръ, одинъ взъ величайшихъ знатоковъ скандинавской древности, замътилъ Веделю, что настоящая, употребительная форма была Іолъ, а не Юлъ, и что окончаніе іп почти не встрівчается въ именахъ городовъ скандинавскихъ, между тымь какъ оно безпрестанно поладается у Славянъ вообще и у Поморянъ въ особенности, напр. Каминъ, Деминъ, Стетинъ и т. д., (14). Ире въ словаръ своемъ (15) утверждаетъ даже, что самое название Іола или Юла было чуждо языческому періоду. Славянское происхожденіе слова "Юмна" доказать довольно трудно. О Юмалъ, котораго Ведель и Мюллеръ, по незнанію, присвоили Славянамъ, нечего и говорить, а другаго объясненія въ этомъ смыслъ нътъ. Сверхъ того, какимъ образомъ славянское названіе "Юмна" могло войти исключительно въ употребленіе у Скандинавовъ, тогда какъ нѣмецкіе лѣтописцы продолжали писать коренное скандинавское Юлинъ (16). Покореніе Юлина Гаральдомъ Гильдетандомъ въ VII стольтіи основано только на гипотезъ Сума, которая въ свою очередь основана на проръхъ въ исландской рукописи Sögubrot. Сумъ заменилъ по догадкамъ то, чего не доставало въ текстъ, и Датчане явились ранними завоевателями вендскаго Поморья (17). Конечно предположенія Сума подтверждаются словами Саксона Грамматика о Токи и другихъ Славянахъ, участвовавшихъ въ Бравальской съчь, но извъстно, какъ Саксонъ смъшивалъ событія и переносилъ новыя отношенія въ глубокую древность (18). Изв'єстіе о междоусобіяхъ Юлинскихъ въ концъ VIII въка и о разореніи города шведскимъ конунгомъ Геродомъ и датскимъ Геммингомъ взято Веделемъ изъ Вандаліи Кранца, писателя, жившаго въ началь XVI въка, который не можеть служить свидътелемъ для исторіи столь отдаленнаго оть него времени и шустиль въ ходъ, какъ увидимъ далве, не одну историческую басню. — Наконецъ переселеніе части жителей разрушеннаго Юлина въ Вольмерштеть основано только на весьма шаткой этимологической догадкъ, что Wolmerstaedt есть сокращенное Wollinerstaedt.

Остается сказать о томъ, что сдълали для ръшенія спорнаго вопроса два новъйшіе ученые: Бартольдъ и Гизебрехтъ. Мы постараемся изложить ихъ мнънія въ связи съ собственными разысканіями.

Острова, образуемые тремя истоками, которыми Одеръ входить въ Балтійское море, по удобствамъ своимъ для жизни должны были рано обратить на себя вниманіе поморскихъ Вендовъ. Одно изъ самыхъ выгодныхъ для поселенія мість представляль юго - восточный уголь острова, лежащаго между Свиною и Дивеновымъ. На последнемъ рукаве Одера возникъ славянскій городъ. Съ одной стороны жители могли здісь пользоваться всіми выгодами, какія доставляеть близкое море, съ другой-мелкое и песчаное дно Дивенова (19) предохраняло ихъ отъ опасныхъ посъщеній скандинавскихъ судовъ. Древнъйшее имя города, время основанія котораго опредълить даже приблизительно невозможно, по совершенному отсутствію свидівтельствь, было Волинъ, то самое, которое онъ носитъ теперь. Откуда происходитъ оно? Отъ слова волъ, означая скотоводство, какъ промыслъ жителей (20), или отъ имени жившаго тутъ Вендскаго племени — трудно решить. Летописцу X въка Видукинду извъстны были между Вендами "Slavi qui Vuloini dicuntur" (21), быть можеть, тожественные съ Вилинами (Wilini) Гельмольда (22). Г. Касторскій (23) полагаеть, что "Волинь" могь произойти отъ Волоса или Велеса, бога общаго всемъ славянскимъ племенамъ. Познанскій епископъ Богуфаль (XIII въка) называеть Волинъ Валмегомъ (24), но это имя, у него одного встречаемое, едва ли не есть ошибка писца. Что Волинъ подъ перомъ лѣтописцевъ (urbaniores Гельмольда) могъ обратиться въ латинское Julinum, въ этомъ нътъ ничего удивительнаго для того, кто сколько нибудь знакомъ съ исторіографіею среднихъ въковъ. Близкій Волгасть, въ имени котораго звучить тоть же корень, испыталь и не такое превращеніе: изъ него вышла Julia Augusta. Wol и здісь перешло въ Jul. Вообще надобно заметить, что корень вол повторяется въ именахъ значительнаго числа урочищъ вендскихъ (25), не говоря уже о другихъ земляхъ славянскихъ. Педантизму лътописцевъ не удалось вытеснить даже изъ писменнаго употребленія народнаго имени города, перекрещеннаго ими въ Юлинъ. Въ одной изъ первыхъ грамотъ, относящихся къ христіанскому періоду померанской исторіи, уже читаемъ "Волинъ" и "Волгастъ" въ ихъ собственной, чистой формъ. Этою грамотою основалъ папа Инокентій II, въ 1140 году, Октября 14-го, Волинское епископство (26). Около ста лътъ спустя, Богуфалъ говориль о Юлинъ, какъ о прежнемъ, болъе неупотребительномъ названіи города — Julin dicebatur. Въ XIV въкъ, славянское названіе получило перевъсъ надъ латинскимъ даже въ литературъ, чему служатъ доказательствомъ взятыя мною въ эпиграфъ къ этой главъ слова Эриста фонь Кирхберга, который писаль свою Мекленбургскую Хронику около 1378 года: "sy wart geheiszin Julyn,— nu nennet man sy Wollyn". Избъгая гипотезь, не подкрепляемыхъ сильными доводами, мы оставимъ въ стороне вопросъ о Юловомъ или Юліевомъ столбъ. Очевидно, что это былъ кумиръ какого нибудь славянскаго божества. Но кто скажеть какого именно? Гизебрехть (27), основываясь на весеннемъ праздникъ, который ежегодно совершался въ Волинъ, полагаетъ, что столбъ съ копьемъ былъ посвященъ Яровиту. Съ другой стороны можно замътить, что копье есть постоянная принадлежность Радегаста. Но все это не болье какъ догадки, которыя по свойству

источниковъ едва ли могуть быть возведены въ степень положительныхъ заключеній.

Какъ бы ни ръшался споръ о происхождении слова Волинъ, самый факть существованія основаннаго задолго до исторических свидітельствъ объ немъ славянскаго города, сообщившаго свое имя цълому острову, лежащему между Свиною и Дивеновымъ, не подлежитъ сомнънію. Въ Х стольтін этотъ городъ быль уже богать и вель значительную торговлю, чему служать доказательствомъ арабскія монеты (диргемы), въ очень большомъ количествъ находимыя на островъ, котораго онъ былъ главнымъ пунктомъ. Нынъ неоспоримо доказано, что между берегами Балтійскаго моря и могамеданскимъ Востокомъ происходила очень дъятельная торговля чрезъ посредство Хазаръ, Болгаръ и Славянъ русскихъ (28). Эта торговля, которая шла до Скандинавіи, куда ее проводили Поморяне и преимущественно Волинцы, судя по сказаніямъ объ ихъ богатствів и предпріимчивости, остановидась уже въ первой четверти XI-го стольтія. По крайней мьрь, всь найденныя досель диргемы принадлежать только двумь династіямь: калифамь Аббассидамъ и Саманидамъ Самаркандскимъ, и самыя новъйшія изъ нихъ относятся къ первымъ десяти годамъ XI-го въка. А между тъмъ извъстенъ обычай могамеданскихъ государей перечеканивать, по вступленіи на престоль, монеты своихъ предшественниковъ, отъ чего происходить и редкость древнихъ арабскихъ денегъ. Основываясь на этихъ данныхъ, можно съ полною достовърностію предположить сильную для того времени торговую дъятельность города Волина, предшествовавшую построенію Іомсбурга въ его окрестностяхъ и датскому владычеству надъ устьями Одера. Эти послъднія событія внесли Волинъ въ бурное движеніе скандинавской исторіи, откуда онъ вынесъ новый характеръ, чуждое ему имя и странныя преданія, противъ которыхъ досель борется наука. Следующіе отделы этого разсужденія содержать въ себь разсказъ о Іомсбургь, не надолю, но грозно сверкнувшемъ надъ вендскимъ Поморьемъ, и разборъ извъстій, которыми исландскія Саги и фантазія померанскихъ историковъ исказили истинныя преданія о старин'в волинской. Но возвратимся еще разъ къ Волину.

Около 1070 года, каноникъ Бременскій Адамъ написалъ исторію гамбургскихъ епископовъ, въ которой находятся драгоцінныя свідінія о землі вендской. Онъ разсказываеть между прочимъ, что за Лютичами, которые иначе называются Вильцами, течеть Одеръ, величайшая ріжа земли славянской, при усть в которой въ скиескія болота лежить благородный городъ Юмна (въ нівкоторыхъ рукописяхъ: Юлинъ), знаменитое місто сборища окрестныхъ варваровь и Грековъ. Въ этомъ городі, о которомъ ходить великая, почти невівроятная молва, какъ о самомъ большомъ изъ всіхъ городовъ Европы, живуть Славяне и другія племена, греческія и варварскія. Даже выходцамъ саксонскимъ дано право жительства тамъ, съ условіемъ не обнаруживать христіанскихъ візрованій. Всі жители погружены въ язычество; впрочемъ ність племени боліве честнаго, кроткаго и гостепріимнаго. Этотъ городъ богать товарами всіхъ сіверныхъ народовъ, и ність ничего рідкаго или пріятнаго, чего бы тамъ не было. Тамъ находится olla Vulcani, которую жители

называють греческимь огнемь и о которой упоминаеть Солинь. Тамь является также тройственнаго свойства Нептунъ, ибо островъ омывается тремя морями, изъ которыхъ одно, говорять, совсемъ зеленое, другое беловато, третье свиръпствуеть въ безпрерывныхъ буряхъ и страшно волнуется. Изъ Юмны (или Юлина) гребныя суда ходять въ короткое время въ Демминъ, суда на парусахъ въ прусскую Земландію; также на западъ въ Шлезвигь и Алденбургъ, а въ противоположномъ направленіи они доходили въ 14 (43) дней оть Юмны до Острогарда въ Россіи. Сухимъ путемъ можно въ 8 дней достигнуть до Гамбурга или до Эльбы (29). Это важное свидътельство перешло съ большими или меньшими искаженіями въ другіе историческіе памятники и подало поводъ къ безчисленному множеству толкованій и выводовъ. Мы разберемъ его подробите. Главные вопросы, возникающіе изъ словъ Адама, суть слъдующіе: 1) гдт находился знаменитый городъ Юмна, величайшій въ цілой Европів, о которомъ не упоминаеть однако ни одинъ изь нъмецкихъ льтописцевъ до бременскаго каноника? 2) кого онъ называеть Греками? 3) что такое olla Vulcani, тройственнаго свойства Нептунъ и т. д.

1. Гизебрехть, которому, кром'в исторіи Вендовь, мы обязаны очень дъльными изследованіями о географических в известіях Адама Бременскаго (30), полагаетъ, что Юмна лежала у устья ръми Свины, и что, слъдовательно, Юмна и Волинъ-два разные города (31). Онъ опирается на слъдующіе доводы: торговля и судоходство Юмны предполагають удобную гавань, которой существованіе на Дивеновів близь Волина невозможно по мелководію, между тымъ какъ устье Свины совершенно соотвътствуетъ такому назначенію (32). Св. Оттонъ посътиль Юлинъ въ 1124 году, а Юмна, по свидътельству Гельмольда, была разрушена Датчанами до, или по крайней мъръ, около 1120 (33). Наконецъ Саксонъ и нъкоторые другіе лътописцы смъщали, по незнанію, Юмну съ менъе значительнымъ Волиномъ и подали прим'яръ неосновательнымъ толкамъ позднъйщихъ историковъ (34). Такія предположенія ръшительно противоръчать указаніямь источниковь, изь которыхъ следуетъ неоспоримое тожество городовъ Волина и Юмны. Что русло Дивенова было песчано и мелководно, преимущественно близь моря, это намъ извъстно; но извъстны также и выгоды, которыя сопряжены были съ положеніемъ Волина на этомъ рукавъ Одера. Эти выгоды исчислены выше. Съ другой стороны, море было такъ близко, что доставка товаровъ сь судовъ была весьма незатруднительна. Отъ устья Свины до города Волина не болъе трехъ нъмецкихъ миль. Впрочемъ выгрузка товаровъ могла совершаться и въ другомъ мъстъ, тъмъ болье, что торговля Волина имъла только относительную важность, и вовсе не предполагаеть необходимымъ условіемъ близость большой гавани. Болье значительные торговые города Средняго въка, Гамбургъ, Любекъ — лежатъ въ нъкоторомъ отдалени отъ своихъ гаваней. Гребныя суда могли ходить и по Дивенову (35). Свидътельство Гельмольда очень подозрительно. Весь разсказъ этого лътописца о Юмнеть-Юмнъ (Винеть) цъликомъ взять изъ Адама; вставлено только одно місто, на которое ссылается Гизебрехть. Доказательства предъ глазами:

Adam (c. 66). In cujus ostio, qua scythicas alluit paludes, nobilissima civitas Jumne (al. Julinum) celeberrimam Barbaris et Graecis, qui in circuitu, praestat stationem. De cujus praeconio urbis, quia magna quaedam et vix credibilia recitantur, volupe arbitror pauca inserere digna relatu.

Helmold (1. 2). In cujus ostio, qua Balticum alluit pelagus (въ предыдущей главъ Гельмольдъ говорить о Балтійскомъ морѣ: idemque mare barbarum, seu pelagus scythicum) quondam fuit nobilissima civitas Vinneta (правильнъе Jumneta), praestans celeberrimam stationem Barbaris et Graecis, qui sunt in circuitu. De cujus praeconio urbis, quia magna quaedam et vix credibilia recitantur, libet aliqua commemorare digna relatu.

Ad. ibid. Est sane maxima omnium, quas Europa claudit, civitatum, quam incolunt Slavi cum aliis gentibus Graecis et Barbaris. Nam et advenae Saxones parem cohabitandi legem acceperunt, si tamen Christianitatis titulum ibi morantes non publicaverint. Omnes enim adhuc paganicis ritibus oberrant, caeterum moribus et hospitalitate nulla gens honestior aut benignior poterit inveniri.

- Helm. I. c. Fuit sane maxima omnium, quas Europa claudit civitatum, quam incolunt (безсмыслица: fuit... quam incolunt) Slavi cum aliis gentibus permixtis, Graecis et Barbaris. Nam et advenae Saxones parem cohabitandi licentiam acceperunt, si tantum Christianitatis titulum ibi commorantes non publicassent. Omnes enim usque ad excidium ejusdem urbis paganicis ritibus oberrarunt. Caeterum moribus et hospitalitate nulla gens honestior aut benignior potuit inveniri.
- Ad. l. c. Urbs illa, mercibus omnium septemtrionalium nationum locuples, nihil non habet jucundi aut rari. Ibi est olla Vulcani, quod incolae Graecum vocant ignem, de quo etiam meminit Solinus.
- Helm. I. c. Civitas illa, mercibus omnium nationum locuples, nihil non habuit jucundi aut rari. Извъстіе объ olla Vulcani Гельмольдъ выпустиль. Онъ или не поняль этого мъста, или, что въроятите, не нашелъ его въ бывшей у него рукописи. За то онъ вставилъ нъсколько строкъ недостающихъ у Адама: Hanc civitatem opulentissimam, quidam Danorum rex maxima classe stipatus funditus evertisse refertur. Præsto sunt adhuc antiquæ illius civitatis monumenta.
- Adam. I. c. Ibi cernitur Neptunus triplicis naturæ: tribus enim fretis alluitur illa insula, quorum unum viridissimæ ajunt speciei; alterum subalbidæ. Tertius vero motu furibundo perpetuis sævit tempestatibus.

Helm. I. c. Ibi cernitur Neptunus triplicis naturæ. Tribus enim fretis alluitur illa insula, quorum ajunt unum viridissimæ esse speciei, alterum subalbidæ. Tertius motu furibundo perpetuis sævit tempestatibus (36).

Изъ нъсколькихъ строкъ, прибавленныхъ Гельмольдомъ къ разсказу Адама, ръшительно невозможно вывести никакого заключенія. Quidam rex Danorum, refertur, наконецъ совершенное отсутствіе хронологическаго опредъленія даютъ полное право предположить, что Бозовскій льтописецъ основаль это извъстіе на какихъ нибудь неясно дошедшихъ до него слухахъ о войнахъ Датчанъ съ Волиномъ. Развалинъ "antique illius civitatis" онъ,

разум'вется, не видаль, а говорить объ нихъ также по наслышкъ, что ясно сдедуеть изъ предыдущаго. Мы увидимъ впоследствии, какъ часто повторялись датскія нападенія на Волинъ; Гельмольдъ, вероятно, разуметь походъ короля Нильса (Николая), который действительно ходиль войною на Поморье и взяль около 1120 года Водинь. Но ни датская исторія Саксона Грамматика, ни Книтлинга-сага не говорять о разореніи имъ этого города, хотя сообщають другія, менъе важныя подробности похода. Умолчать же о такомъ событіи они різшительно не могли, особливо Саксонъ, который вскоръ потомъ опять упоминаеть о Волинъ, но на этотъ разъ уже не смъшивая его, по митию автора Вендской исторіи, съ Юмною (37). Толкованіе совершенно самовольное! Слова летописца: "inde (Nicolaus rex) Julinum navigans Bogislavum (польскій Болеславь) magna manu instructum obvium habuit. Cujus copiis auctus celerem oppidi expugnationem peregit" (38), bobce не дають права предположить совершенное разореніе Юмны-Волина. А что часть города сгоръла или была разрушена при этомъ случаъ, это видно изъ разсказовъ Саксона о войнахъ съ Вендами Вальдемара І. Около 50 лътъ послъ Нильсова нашествія, Вальдемаръ разрушиль дъйствительно вновь обстроенный Волинъ. Julinique vacuas defensoribus ædes incendio adortus rehabitatæ urbis novitatem iterata penatium strage consumpsit (39). Большая часть жителей удалилась тогда въ Каминъ, куда перенесено было также мъстопребывание епископа земли Померанской. Слава и значение Волина минули невозвратно; онъ сошель на ту степень, которую занимаеть досель. Напечатанныя курсивомъ слова намекають очевидно на происшествія Нильсова похода, потому что въ промежуткъ 1120 - 1176 Волинъ не быль ни разу взять врагами, хотя суда Вальдемара съ крайнею для себя опасностью заходили изъ Свины въ Дивеновъ еще въ 1169 году (40). Следовательно догадка Гизебрехта, что Саксонъ въ первыхъ книгахъ датской исторіи подъ именемъ Юлина разумбетъ Юмну Адама Бременскаго, а въ 14-й говорить о настоящемь Волинь, оказывается неосновательною. Въ томъ, что въ жизнеописаніяхъ Св. Оттона не упоминается о Юмив, ивтъ ничего удивительнаго: составители этихъ памятниковъ употребляють вездъ датинизированное ими славянское имя города, котораго скандинавское названіе могло имъ даже быть неизвъстно. Молчаніе ихъ ни въ какомъ случать не въ состояніи пояснить для насъ загадочныя извістія Гельмольда, который, вообще, можеть служить неопровержимымъ источникомъ только относительно Рюгена и тъхъ частей земли Вендской, которыхъ коснулись походы Генриха Льва. О прочихъ онъ или повторяетъ то, что прежде его говорилъ Адамъ Бременскій, или разсказываетъ по дошедшимъ до него болъе или менъе върнымъ слухамъ. Намъ остается теперь разсмотръть, въ какой степени справедливо утверждение Гизебрехта, что летописцы смешивали, по незнанію, Волинъ съ Юмною, принимая два города за одинъ.

Главныя извъстія о Юмиъ находятся у Адама Бременскаго, льтописца правдиваго, но невольно запутавшаго занимающій насъ вопросъ. Въ существующихъ изданіяхъ его исторіи имена Юлинъ и Юмна встръчаются равно, но относятся оба къ одному и тому же городу. Гизебрехтъ, предполагая

порчу текста, читаетъ вездъ Юмна. Гораздо правдоподобнъе, что Адамъ употребляль безразлично оба названія, изъ которыхь одно дошло къ нему черезъ Саксовъ и вилънныхъ имъ Славянъ, другое слышано имъ изъ устъ датскаго короля Свейна Астридзона (41), которому Бременскій каноникъ обязанъ своими свъдъніями о Скандинавін и, въроятно, о тъхъ частяхъ Поморья, гдв лежала Юмна. Сличеніе уцвлівших рукописей для новаго изданія, которое войдеть въ составъ Перцовыхъ "Monumenta" и поручено Лаппенбергу, не можеть доказать противнаго, потому что всё эти рукописи, сколько извъстно, не старъе XIII въка. Въ одномъ изъ списковъ, которыми пользовался Лангебекъ, постоянно употребляется "Юмне" (42). Быть можеть, есть другіе такіе же, но эти списки, сдізданные на скандинавскомъ полуостровъ, не могуть служить основою для возстановленія подлиннаго текста. Скандинавскіе переписчики, естественнымъ образомъ, вставляли вездів для однообразія имя, подъ которымъ Волинъ долго быль известень въ ихъ отечествъ, между тъмъ какъ въ нъмецкихъ спискахъ стольже часто встръчается славянское, болъе знакомое Саксамъ, названіе. Во всякомъ случать не трудно доказать, что Адамъ разумълъ подъ Юмною тотъ же городъ, который у Саксона Грамматика называется Julinum, у Свейна Аказона Hynnisburg. въ исландскихъ сагахъ Jomsborg. Источники, изъ которыхъ черпалъ Адамъ, намъ почти всъ извъстны. Событія вендо - скандинавской исторіи переданы ниъ большею частію со словъ Свейна Астридзона, правнука Гаральда Блаатанда. Смерть последняго разсказана следующимъ образомъ: разбитый сыномъ Гаральдъ "vulneratus ex acie fugiens, ascensa navi elapsus est ad civitatem Slavorum quae Jumne (al. Julinum) dicitur" (43). Саксонъ, около 130 леть позже опесывая, по народнымь преданіямь, туже самую борьбу, говорить о побъжденномъ Гаральдъ: "saucius a suis Julinum relatus, celerem vitae exitum habuit" (44). Но по исландскимъ преданіямъ Гаральдъ умеръ отъ раны своей въ Іомсбургь (45), а Іомсбургь у Саксона вездъ называется Юлиномъ. Что Hynnisburg Свейна Аказона есть не что иное, какъ искаженная форма Іомсбурга, въ этомъ согласны всв, не исключая Гизебректа. Между тъмъ разсказъ о Іомсбургъ Свейна, современника Вальдемара и, подобно Саксону, писавшаго по порученю епископа Авессалона, оканчивается известіемъ, что этотъ городъ быль разрушенъ въ его время (46). Наконецъ Книтлинга-сага, памятникъ, возникций во второй половинъ ХІІІ стольтія, называеть прямо Іомсбургомъ городъ Волинъ на Дивеновъ (47). Всемъ этимъ свидетельствамъ противоречить Гизебрехть, утверждая, что Саксона и Свейна ввель въ заблуждение Лундскій архіепископъ Авессалонъ, герой вендской войны, съ разсказовъ котораго они писали (48). Книтлинга-сага только повторила укоренившуюся историческую ложь (49). Но дъдъ Авессалона, Скіальмъ Бълый, дъятельно участвоваль въ нападеніяхъ на Юмну Эриха Эйегода (50), и образованный, умный внукъ его не могь впасть въ грубую ошибку, которую ему принисывають, потому что земля вендская ему была хорошо знакома изъ семейныхъ преданій и собственныхъ походовъ. Въ свидетельствахъ летописцевъ есть конечно ошибка, но вовсе не та, въ какой ихъ обвиняетъ Гизебрехтъ. Они смъщали не два

различные города, а славянскій городъ и близкую оть него норманскую кръпость, которыхъ судьба была впрочемъ такъ тесно связана, что смешеніе именъ понятно и извинительно. Этоть вопросъ быль почти решенъ Бартольдомъ (51) еще до появленія "Вендской Исторіи". Адамъ, руководствуясь съверными сказаніями, назвалъ городъ именемъ памятной грозою своихъ подвиговъ скандинавской колоніи, которой следы и вліяніе уцелели въ Волинъ. Саксонъ поступилъ на оборотъ: онъ перенесъ названіе славнаго въ его время торговаго и разбойничьяго города на крыпость, уже давно разрушенную. Оба были правы предъ современнымъ употребленіемъ слова. Названіе Іомъ (52) или Юмъ (отсюда Юмна), возникшее и прошедшее вмість съ датскимъ владычествомъ на Поморьв, равно относилось къ пелому острову и къ главному его мъсту, также канъ славянское "Волинъ". Имя кръпости объясняется положеніемъ: Ioms-borg. Гиперболическія слова "maxima omnium quas Europa claudit civitatum" не должны возбуждать недовърчивости читателей къ Бременскому лътописцу. Въ этомъ отношении честь его нашла усерднаго и счастливаго заступника въ Гизебрехтв (53), который указываеть на другихъ писателей Средняго въка, принимавшихъ Европу въ другомъ смыслъ, нежели мы. Они, по примъру Географа Равенскаго, понимали подъ Европою міръ языческій въ противоположность міру христіанскому (54).

- 2. Вопросъ о Грекахъ, жившихъ въ Волинѣ, рѣшаетъ самъ лѣтописецъ въ слѣдующей же главѣ, называя Кіевъ однимъ изъ важнѣйшихъ городовъ Греціи. Его Греки сутъ русскіе Славяне, принадлежащіе къ греческой церкви.
- 3. Темныя выраженія "ibi est olla Vulcani quod incolae Graecum vocant ignem, de quo etiam meminit Solinus" вызвали множество толкованій, въ томъ числъ нъсколько отдъльныхъ разсужденій, болье запутавшихъ, чъмъ уяснившихъ дёло, потому именно, что они придали ему слишкомъ много важности. Гизебрехтъ между прочимъ выставилъ двѣ, одна другой противоръчащія гипотезы. Въ особливомъ изследованіи "о Вулкановомъ горшке въ Юлинъ" (55) онъ доказывалъ, что въ основаніи всего спора лежить простая ошибка Адама, который, припоминая слышанное имъ отъ Свейна Астридзона объ Исландіи, смъщаль этоть островь съ Волиномъ, ему также мало знакомымъ. Поэтому говоря объ Исландіи, онъ не упоминаетъ о тамошнихъ вулканахъ, которые перенесены имъ на вендскій берегъ. Подъ словами olla Vulcani, которыя въ нъкоторыхъ памятникахъ средняго времени означають чистилище, разумъетъ Адамъ Геклу или другую огнедышащую гору. Гораздо правдоподобнъе изложенное авторомъ "Вендской Исторіи" второе предположеніе (56), по которому тексть Адама испорченъ нев'єжественными писцами. Они вставили въ него примъчанія древняго, почти современнаго лътописцу схоліаста и самовольно изм'єнили порядокъ, въ какомъ одно изв'єстіе слъдовало за другимъ. Такимъ образомъ описаніе исландскихъ примъчательностей очутилось въ главъ о Юмнъ. Сюда же принадлежитъ и triplicis naturae Neptunus. За върность этой догадки мы не ручаемся, но она возможна, хотя съ другой стороны olla vulcani, быть можеть, не что иное, какъ риторическая фигура, которой простой смысль для нась потерянь. Полиги-

сторъ Солинъ, на котораго ссылается Адамъ, не говоритъ, разумъется, ни объ olla vulcani, ни о греческомъ огнъ, изобрътении позднъйшаго времени, но онъ описываетъ въ 5 и 6 главахъ своей компиляціи особенности Сициліи и вулканическихъ острововъ вообще.

Остановимся на этой точкъ. Положительный выводъ изъ предыдущаго изслъдованія заключается, слъдовательно, въ не подлежащемъ сомивнію существованіи вендскаго города Волина на Дивеновъ, котораго жители вели значительную по времени торговлю. Въ X стольтіи, перевороть, совершавшійся на Скандинавскомъ полуостровъ, обнаружиль вліяніе и на вендское Поморье. Сынъ стараго Горма, Гаральдъ Блаатандъ "armis Slavia potitus apud Julinum, nobilissimum illius provinciae oppidum, competentia militum praesidia collocavit (57)". Таково было начало Іомсбурга.

#### II. ІОМСБУРГЪ.

Каждое лъто ходили они на разныя земли и собрали много славы.

Іомсбургская Сага, гл. 8.

Когда именно Гаральдъ Блаатандъ построилъ у устьевъ Свины крѣпость, которой исторія составляєть содержаніе этого отдівла монкъ изслівдованій, сказать трудно. Гизебрехть полагаеть, на основаніи довольно върныхъ соображеній, начало Іомсбурга въ промежуткъ 935-966 годовъ (58). Оставляя въ сторонъ хронологическій вопрось, котораго удачное рышеніе, предположивъ его возможность, едвали вознаградить за трудное изследованіе, приступаю къ самой исторіи Іомсбурга. Источники этой исторіи двоякіе: съ одной стороны разсказы Саксона, писавшаго съ изустныхъ преданій, сохранившихся въ южныхъ областяхъ Даніи, съ другой-исландскія саги, въ основаніи которыхъ лежать свидетельства, принесенныя на далекій островъ современниками Іомсбургской славы. Слова Саксона часто противоръчать Іомсбургской сагь. У него есть многое, чего нъть въ послъдней, и на оборотъ. Причины такого разногласія раскрыты Гизебректомъ съ большимъ остроуміемъ и знаніемъ дівла. Это едвали не лучшая часть его сочиненія. Онъ прослівдиль все движеніе саги отъ первыхъ изв'єстій, принесенныхъ въ Исландію скальдами ярла Гаральда и Іомсвикингомъ Біорномъ, до послъдней писменной редакціи въ XIII столетіи (59). Благодаря его трудамъ, у насъ есть Аріаднина нить, и мы съ меньшею противъ прежняго опасностію пускаемся нынъ въ лабиринтъ мутныхъ, одно другому противоръчащихъ извъстій. Строго разобранная, очищенная отъ чуждыхъ ей примъсей Іомсбургская сага, въ смыслъ частнаго источника, конечно утратила много изъ прежняго своего значенія. Но въ целой исландской литературе найдется не много памятниковъ, въ которыхъ общій быть скандинавскаго викингства передань съ такою вър-

Digitized by Google

ностію и силою. Я буду говорить собственными словами саги тамъ, гдѣ ея показанія оправданы критикою и свидѣтельствами другихъ болѣе сухихъ, но положительныхъ источниковъ.

По всей въроятности, первый славный вождь Іомсбургскихъ викинговъ быль Сигвальди, съ острова Зеландіи (60). Его посадиль на это м'есто, сколько извъстно, не Гаральдъ, занятый датскими смутами. Эти смуты доставили Іомсбургу почти полную независимость отъ роднаго края. Самые крынкіе приверженцы старины языческой, на которую подняль руку датскій конунгъ, собрались около Сигвальда: его родной брать Торкель, Буй и Сигурдъ, сыны ярла Борнгольмскаго, Вагнъ, сынъ ярла Фюненскаго. Сага приписываетъ имъ много чудныхъ дёль, но извёстія ея мутны. Изъ нихъ видно только, что Іомсвикинги держали въ покорности островъ Волинъ или землю Іомъ, что они грабили остальное Поморье, нер'вдко подымали оружіе на собственную родину, въ судьбахъ которой не перестали принимать участіе, и вели дружбу съ вендскимъ царемъ Буриславомъ (61). Сигвальди былъ женатъ на дочери Бурислава Астридъ. Около 980 года умеръ отецъ Сигвальди-Срутгаральдъ, ярлъ Зеландскій. Сыновья его отпраздновали его тризну по скандинавскому обычаю. Они привели съ собою 170 судовъ къ Зеландіи и пригласили къ торжеству Гаральда. Конунгъ явился. У него были хитрые замыслы. Онъ хотъль употребить отвату и силу Іомсвикинговь въ пользу собственнаго дъла. Сага ошибочно упоминаетъ здъсь о Свейнъ, смъщивая его, на перекоръ хронологіи, съ отцемъ его Гаральдомъ, но разсказъ ея преврасенъ простотою. Я постараюсь передать его съ возможною точностію, замъняя только имя Свейна именемъ его отца.

"Конунгъ Гаральдъ велълъ на первый вечеръ подать Іомсбургскимъ викингамъ самаго кръпкаго питья, и они пили черезъ мъру много. Конунгъ Гаральдъ заметилъ, что они упились смертельно и стали очень многоречивы. Тогда обратился къ нимъ конунгъ съ такими словами: здёсь становится скучно. Хорошо было бы выдумать, для увеселенія мужей, такую забаву, о которой долго помнили-бы люди. --- Сигвальди отвъчаль: намъ кажется, что всего пристойнъе и лучше начать тебъ. Мы отъ тебя не отстанемъ.— Конунгъ сказалъ: я знаю, что есть у мужей обычай давать при такихъ пиршествахъ объты себъ во славу; вы прославились во всъхъ странахъ, и объты ваши должны быть также знамениты. Я подамъ примъръ. Я клянусь, что до начала третьей зимы выгоню Этельреда (?), короля англійскаго, изъ его царства, или убью его и овладею его землями. Теперь твоя очередь Сигвальди. Объщай не менье. Тотъ отвъчаль, что такъ и поступить. Я клянусь, молвиль онъ, что до начала третьей зимы я приведу въ Норвегію всю силу, какую могу собрать, и выгоню Гакона ярла изъ земли его, или убью его, или самъ лягу. – Конунгъ сказалъ: ты началъ хорошо, и хорошъ обътъ твой. Да поможеть тебъ счастіе свершить объщанное! Тебъ говорить теперь, Торкель Высокій. Теб'в приличны см'влые замыслы. — Торкель молвилъ: я далъ себъ слово идти за братомъ моимъ Сигвальди и не обращаться вспять, доколь не увижу въ тыль корабля его. — Смъла была рычь твоя, и смѣло исполнишь ты сказанное. Ну, Буй Толстый, за тобою очередь. Обѣть

твой долженъ быть замътенъ. — Я клянусь помогать Сигвальди въ походъ его, на сколько у меня есть отваги, и не отставать отъ него, доколь на это не будеть его воли. - Я зналь напередь, сказаль конунгь, что ты хорошее молвишь намъ. За братомъ следуетъ говорить тебе, Сигурдъ Каппе. — Ръчь моя коротка, отвъчалъ Сигурдъ: я пойду за братомъ и не обращусь назадъ, пока братъ будеть стоять на месте, или пока онъ не ляжеть мертвый. — Этого надобно было ждать отъ тебя, сказалъ конунгъ; за тобою дъло теперь, Вагнъ. Любопытно намъ услышать объть твой. Вы сильные бойцы, друзья. - Вагнъ сказалъ: клянусь следовать за Сигвальди и другомъ моимъ Буемъ въ походъ ихъ и не отступать, пока не захочеть того Буй, если онъ останется въ живыхъ. Кромъ того есть у меня другой обътъ: если я буду въ землъ норвежской, то убью Торкеля Лейру и лягу на ложе дочери его Ингеборги, не въ обиду друзьямъ ея. Біорнъ Британецъ былъ съ Вагномъ. Конунгъ спросилъ: каковъ будетъ твой обътъ, Біорнъ? Этотъ отвъчалъ, что онъ последуетъ за воспитанникомъ своимъ Вагномъ, на сколько у него достанеть отваги! - Бесера кончилась (62). На другое утро Сигвальди, проснувшись, узналь отъ жены своей Астриды о томъ, что было наканунъ. Хмъль его прошелъ, но отступить отъ объщанія было невозможно. По совъту жены, Сигвальди поступилъ слъдующимъ образомъ при свиданіи съ Гаральдомъ. Конунгъ спросилъ Сигвальди, помнить-ли онъ объ объть своемъ. Сигвальди отвъчалъ, что не помнитъ. Тогда конунгъ повторилъ ему, сказанное наканунъ. Сигвальди молвилъ: пьяный человъкъ не то что трезвый. Что дашь ты за исполненіе объщаннаго? Конунгъ сказаль, что онъ намъренъ дать двадцать кораблей, когда Сигвальди будетъ готовъ къ походу. Сигвальди замътилъ: прибавка хорошая для мужика, для конунга этого мало. — Гаральдъ наморщилъ немного брови и спросилъ: сколько кораблей нужно тебъ? -- Сигвальди сказалъ ему; шестьдесять большихъ судовъ---ни много, ни мало. Мой собственный участокъ будеть не менье твоего, если-бы у меня было даже менъе судовъ; потому что не всъмъ суждено вернуться назадъ. — Конунгъ отвъчалъ: суда будутъ готовы, когда ты будешь готовъ. — Это хорошая прибавка, сказалъ Сигвальди. Исполни слово твое, потому что я пускаюсь въ путь тотчасъ по конце пира. - Конунгъ задумался и молвиль: я исполню какъ можно скоръе, но я не думаль, чтобы ты такъ скоро собрался! — Астрида, жена Сигвальди, сказала тогда: нъть надежды, чтобы вы побъдили ярла Гакона, если онъ узнаеть заранъе о вашемъ приходъ и вы не въ расплохъ на него нападете. - Они стали готовиться къ отплытію еще во время пира. Това, дочь ярла Гаральда, сказала мужу своему Сигурду: прошу тебя помогать всеми силами брату твоему Бую, потому что онъ оказаль мнъ много добра, и я, хотя малымъ, хочу отплатить ему. Воть два человъка, которыхъ я даю тебъ, Буй: одного зовуть Гавардомъ, другаго Аслакомъ. — Буй взяль этихъ людей и благодарилъ Тову. Аслака онъ тотчасъ отдалъ другу своему Вагну. Такъ кончился пиръ, и Іомсвикинги отправились не медля въ путь. У нихъ было сто большихъ судовъ" (63).

Но имъ не удалось застать въ расплохъ ярла Гакона. Увъдомленный о

прибытіи страшныхъ гостей, онъ собралъ около трехсоть судовъ и разставиль ихь въ выгодномъ порядка для боя въ небольшомъ залива, который образуеть море у утесовъ Гіорунгскихъ. Сюда заманиль ярль неосторожныхь враговъ. Между ними началась съча, одна изъ самыхъ ужасныхъ и самыхъ знаменитыхъ въ преданіяхъ скандинавскихъ. Четыре исландскіе скальда бились за Гакона въ битвъ и пъли дъла его. Одинъ изъ нихъ, Эйнаръ, хотъль перейти къ Іомсвикингамъ, жалуясь на скупость норвежскаго владыки, но ярль удержаль его даромъ великолъпной серебряной чаши. Не смотря на перевъсъ числа, на выгоду положенія своего, Норвежцы должны были уступить дикой отвать противниковь и подались назадь. Тогда ярль Гаконь сошель на землю, удалился въ льсь и принесъ въ жертву богинъ Торгердъ лучшее сокровище свое, самое драгопенное изъ всего, чемъ обладаль онъсемильтняго сына своего Эрдунга. Его кровью купиль онъ побъду. Поднялась страшная буря. Градъ биль въ лице Іомсвикингамъ, вътеръ относилъ назадъ пущенныя ими стрълы. Сигвальди сказалъ тогда, что онъ объщаль биться съ людьми, а не съ духами, и обратиль корабль свой назадъ. Вагиъ послаль ему въ следъ копье свое и оскорбительную песнь.

> "Сигвальди привель насъ подъ удары, а самъ бъжаль малодушно. Онъ торопится въ домъ свой; онъ спъшитъ пасть на грудь жены своей".

Примъру Сигвальди послъдовали Торкель Высокій и Сигурдъ Канне, по смерти брата. Сильный ударъ меча отсъкъ у Буя верхнюю губу и весь подбородокъ. Онъ молвилъ: не сладко будетъ теперь целовать меня девамъ Борнгольмскимъ, схватилъ остатками обрубленныхъ рукъ дарецъ съ золотомъ своимъ и бросился съ нимъ въ море. Вагнъ съ семьюдесятью товарищей были взяты въ плънъ (64). Они подверглись тяжкимъ испытаніямъ. Ярлъ хотъль всъхъ ихъ предать смерти. Вотъ какъ разсказываеть объ нихъ сага. Узники были всъ связаны одной большой веревкой. Торкель Лейра быль избрань исполнителемь казни. "Сначала къ нему подвели трехъ человъкъ; они были тяжело ранены, но къ нимъ были приставлены воины для стражи и для вплетенія имъ вінковъ въ волосы. Торкель Лейра подощель къ нимъ, отрубилъ имъ головы и спросилъ у бывшихъ при этомъ: не находите ли вы во мив какой нибудь перемвны посль этой работы? Говорять, что это бываетъ со всякимъ, кто убъеть трехъ человекъ. — Ярлъ Эйрихъ (сынъ Гакона) сказалъ: мы не видимъ глазами перемъны въ тебъ, но намъ кажется однако, что ты много изменился. - Тогда подвели четвертаго человъка отъ веревки и вплели ему вънокъ въ волосы. Онъ былъ кръпко израненъ. Торкель спросилъ: каково тебъ умирать?--Смерть вещь хорошая. Со мною должно случиться то, что случилось съ отцемъ моимъ. -- Торкель спросиль: что съ нимъ случилось?—Руби. Онъ умеръ. Торкель срубиль ему голову. Подвели пятаго и Торкель повториль вопросъ: каково ему умирать? Тотъ отвъчалъ: я забылъ бы о законахъ Іомсбургскихъ викинговъ, если бы испугался смерти и молвиль робкое слово. Умереть должень каждый. —

Торкель зарубиль его до смерти. Потомъ Норвежцы решили испытывать всъхъ узниковъ вопросами. Имъ хотелось искусить ихъ отвагу — такъ ли они смълы, какъ говорила молва объ нихъ, не вымолвять ли робкаго слова предъ смертію. Привели шестаго плівнника и візнчали его. Торкель говориль ему тоже, что прежнимъ. Онъ отвъчалъ: я радъ честной смерти. А ты, Торкель, будень жить съ позоромъ. - Торкель убилъ его. Тогда подошелъ седьмой и услышаль обычный вопросъ. "Умирать мив весело. Руби только скорбе. Я держу ножъ въ рукахъ, потому что мы часто толковали съ товарищами, Іомсвикингами, о томъ, помнить ли и внаеть ли что нибудь человъкъ, когда у него только что срублена голова. Это будеть знакомъ: я подыму ножъ къ верху, если у меня останется память, иначе онъ упадетъ на землю. — Торкель Лейра удариль въ него, голова отлетвла прочь, но ножъ упалъ на землю. Привели восьмаго пленника, и Торкель спросилъ у него тоже, что у другихъ. Онъ отвъчалъ, что смерть не противна ему, а когда мечъ поднялся надъ нимъ, онъ сказалъ еще: баранъ! Торкель остановиль ударь и спросиль, какъ это слово пришло ему на языкъ.--Отвътъ быль: я не изъ числа тъхъ овечекъ, которыхъ вы, люди ярла, призывали вчера, когда мы рубили васъ. Жалкій! молвиль Торкель и опустиль ударъ. Развязали девятаго. Онъ отвъчаль на обычный вопросъ: смерть отрадна миъ, также какъ товарищамъ моимъ; но я не хочу умирать какъ овца; я сяду передъ тобою, а ты руби меня прямо въ лице, да замъчай, вздрогну ли я. Мы объ этомъ часто толковали. — Такъ и было сделано. Онъ селъ напротивъ Торкеля, который подошелъ и ударилъ прямо въ лице. Но онъ не вздрогнулъ, только глаза закрылись, когда смерть сошла на него. Потомъ подвели молодаго человъка: у него были густые, какъ шелкъ золотистые волосы. Торвель обратился къ нему съ обычнымъ вопросомъ своимъ. Онъ отвъчалъ: жизнь моя была очень хороша до сихъ поръ, но вчера и ныньче умерли такіе люди, что мив уже, кажется, не изъ чего жить. Я хочу только. чтобы меня вели на смерть не рабы, а воинъ не хуже тебя. - Я думаю, что такіе не різдки; -- пусть онъ мні нагнеть голову и держить волосы къ верху, чтобы они не намокли въ крови. Подощелъ норвежскій воинъ, схватилъ волосы и обмоталъ ихъ около рукъ своихъ; когда Торкель занесъ мечъ, онъ нагнулъ голову узнику, но ударъ попалъ въ того, кто держалъ, и отсъкъ ему объ руки у самыхъ локтей. Викингъ вскочилъ и спросилъ: чьи руки въ волосахъ моихъ? -- Ярлъ Гаконъ сказалъ: намъ приключилось большое горе. Убей скоръй этого и потомъ другихъ, которые близко стоятъ. Это люди опасные, и отъ нихъ не всегда можно остеречься. Ярлъ Эйрихъ молвиль: надобно прежде узнать, кто они такіе. Какъ вовуть тебя, молодой человъкъ?-Меня зовуть Свейномъ.-Кто отець твой?-Говорять, что я сынъ Буя. — Сколько леть тебе? — Если переживу эту зиму, то мне будеть восемнадцать льть. - Ты переживень эту зиму, сказаль ярль Эйрихъ и взяль его себъ. Ярль Гаконь быль этимь очень недоволень... Затъмъ развязали еще человъка, но ноги его запутались въ веревкъ, и онъ сидълъ неподвижно. Онъ былъ молодъ, великъ и черезъ мъру отваженъ. Торкель сказаль: каково тебъ умирать? Онъ отвъчаль: умирать было бы хорошо,

если бы я только исполниль объть свой.--Ярль Эйрихъ спросиль: какъ зовуть тебя?-Вагномъ.-Кто твой отецъ?-Аки.-Какой же объть даль ты, по совершеніи котораго теб'є хорошо было бы умереть? — Я даль об'єть лечь на ложе Ингеборги, дочери Торкеля Лейры, не въ обиду друзьямъ ея, и убить его самого, когда буду въ Норвергів.--Изъ объта твоего ничего не выдетъ, сказалъ Торкель, бросился на него и объими руками занесъ ударъ. Но Британецъ Біорнь далъ Вагну такой толчекъ ногою, что онъ упалъ. Ударъ Торкеля продетвлъ мимо, онъ самъ споткнулся и вырониль мечь, который перерубиль веревку, державшую Вагна. Этоть сталь на ноги, схватиль мечь и убиль Торкеля.--Теперь объть мой въ половину совершился; мив стало веселве на сердцв. — Ярлъ Гаконъ вскричалъ: не упускайте его, убейте его скоръе! Но ярлъ Эйрихъ молвилъ: ему такъ же следуеть жить, какъ и мие. - Тогда сказаль Гаконъ: намъ, кажется, не зачемъ боле метать жребій, потому что ты все решаешь одинь. Эйрихъ отвъчаль: Вагнъ хорошее пріобрътеніе, и обмънъ былъ бы выгодный, еслибы онъ заступилъ мъсто Торкеля Лейры". — Такимъ образомъ взялъ ярлъ Эйрихъ Вагна себъ. Вскоръ всъ плънники были освобождены, благодаря великодушію Эйриха (65), но они возвратились къ себ'в на родину, а не въ Іомсбургъ, на время опустъвшій. О Гіорунгской битвъ сохранился двоякій разсказь: пѣсни бывшихъ при ярлѣ Гаконѣ скальдовъ перешли въ Исландію и составили основу первобытной Іомсбургской саги, между темъ какъ Сигвальди и другіе бъглецы, удалившіеся на островъ Зеландію, оставили иныя преданія, въ которыхъ ихъ участіе въ роковой битвъ выставлено съ самой блестящей стороны. Этими преданіями воспользовался Саксонъ Грамматикъ (66).

Опуствніе Іомсбурга продолжалось недолго. Исландецъ Біорнъ Асбрандзонъ засталь тамъ въ 983 или 984 году (67) новыхъ жителей — Пальнатоки и его викинговъ. Съ именемъ Пальнатоки связана, хотя и не совсемъ справедливо (60), вся слава Іомсбурга. По словамъ саги, онъ устроилъ внутри самой крипости огромную гавань, которая вмищала въ себи триста большихъ судовъ. Входъ въ гавань защищали каменныя, устроенныя сводомъ ворота съ желъзными затворами. Надъ воротами возвышалась башня, изъ которой можно было метать стрълы и камни въ нападающихъ (69). Это описаніе очевидно возникло въ позднайшія времена; оно рашительно не могло принадлежать первобытной, еще не искаженной чуждыми ей вставками сагь. Не говоря о трудности такихъ построекъ для того времени, замътимъ, что каменные своды вовсе неизвъстны древнему зодчеству Скандинавовъ (70) и что еще въ XII въкъ норвежскія кръпости строились изъ большихъ связанныхъ канатами бревенъ (71). Пальнатоки также приписываютъ законы, которыми управлялись Іомсбургскіе викинги. Эти законы зам'вчательны; они напоминають во многомъ Запорожскую съчь.

"Таково было начало этихъ законовъ: никто не можетъ быть принятъ въ Іомсбургъ старъе пятидесяти или моложе осъмнадцати лътъ. На родство и кровную связъ не должно обращать вниманія при пріемъ викинговъ, а на законъ. Никто не долженъ отступать предъ равно вооруженнымъ против-

никомъ. За смерть падшаго товарища каждый долженъ мстить, какъ за смерть брата своего. Ни въ какомъ случав, ни при какой опасности не позволяются малодущныя слова и знаки робости. Вся добыча, взятая въ походъ, все, что можетъ быть оцънено деньгами, должно приноситься на копье, къ дълежу. Нарушитель этого постановленія исключается изъ братства. Никто не долженъ лгать и сообщать другимъ полученныя имъ въсти, не передавъ ихъ прежде вождю Пальнатоки. Никому не позволено вводить въ кръпость женщинъ или отсутствовать болье трехъ ночей сряду. Если откроется, что новопринятый викингъ убилъ прежде отца или брата одного изъ товарищей, то споръ между ними ръщаетъ Пальнатоки. Онъ ръщаетъ и другія распри. Такимъ образомъ жили они въ кръпости своей и держали законъ свой (72)".

Громкая извъстность Пальнатоки (73) основана преимущественно на томъ участін, которое онъ приняль въ кровавой распрів между Гаральдомь Блаатандомъ и сыномъ его Свейномъ. Подъ старость Гаральдъ сдълался ревностнымъ заступникомъ нъкогда гонимаго имъ христіанства. Главою языческой партіи быль Свейнь. Разумвется, что Пальнатоки и Іомсбургскіе викинги стояли на сторонъ послъдняго. Разсказъ Саксона снова противоръчить сагь. Подобно ей, онъ приписываеть Іомсбургскому вождю личныя причины ненависти къ Гаральду; но событія, о которыхъ онъ говорить, неизвъстны Исландцамъ. По его словамъ, Токи или Пальнатоки былъ знаменитый стрылокь изъ лука. Конунгь Гаральдъ подвергь его искусство страшному испытанію: онъ заставиль его сонть стрілою яблоко съ головы роднаго сына. Недовольный этимъ первымъ опытомъ, Гаральдъ принудилъ Пальнатоки спуститься на лыжахъ съ крутаго утеса (74). Обо всемъ этомъ молчить Іомсбургская сага. Въ ней Пальнатоки является воспитателемъ покинутаго и презръннаго отцемъ Свейна. Онъ главный виновникъ войны, которая кончилась смертію Гаральда. Последнее дело сага и Саксонъ Грамматикъ согласно приписываютъ Пальнатоки, хотя совершенно расходятся въ разсказъ подробностей. Раненный стрълою оскорбленнаго имъ викинга, Гаральдъ умеръ въ Іомсбургъ или Волинъ. Здъсь впервые показывается тъсная связь между крібностію и вендскимъ городомъ. Источники уже не различають ихъ (75). Дальнъйшая участь Пальнатоки теряется въ туманъ странныхъ преданій. Мы даже не знаемъ достовърно, когда онъ умеръ или оставиль Іомсбургь (76). Въ исходъ Х-го стольтія Сигвальди снова правиль тамошними викингами. Последній знаменитый въ скандинавской исторіи подвигь совершили они 9 сентября 1000 года, въ битвъ при Свольдъ или при Гельзингооргь, гдь паль норвежскій конунгь Олафъ Триггезонъ. Сигвальди и въ этомъ случат играль роль предателя, но онъ решилъ участь битвы (77). Волинскіе Венды не были праздными зрителями грабежей и войнъ сосъдняго Іомсбурга (78). Они рано соединились съ норманскими викингами, переняли ихъ жестокіе обычан и послів окончательнаго опустінія Іомсбурга (79) продолжали грабить берега Балтійскаго моря. Рюгенскіе и волинскіе разбойники въ свою очередь посътили берега Скандинавіи (80). Въ XI стольтін городъ Волинъ получилъ еще другое значеніе: онъ сдылался надежнымъ пристанищемъ для всъхъ изгнанниковъ и удальцовъ датскихъ и, быть можеть, норвежскихь (81). Этимъ объясняются частыя нападенія датскихъ государей на Волинъ въ эпоху, когда древній викинтскій быть быль уже предметомъ гоненій и почти исчезъ на скандинавскомъ сѣверѣ. Около 1100 года, король Эрихъ Эйегодъ долженъ былъ отправить сильный флотъ противъ Волина, котораго жители, руководимые отчасти недовольными Датчанами, дълали почти невозможнымъ сообщеніе между островами, изъ которыхъ состояла Данія (82). Въ приготовленіяхъ къ походу игралъ главную роль Скіальмъ Бізьій, діздь знаменитаго архіспископа Авессалона (83). Этому роду суждено было нанести страшные удары Вендамъ вообще и Волину въ особенности. Городъ принужденъ быль выдать Эриху укрывавшихся здёсь Нормановъ и заплатить дань (84). Но такое смиреніе было непродолжительно. Судя по словамъ датскаго летописца, Эрихъ Эйегодъ долженъ былъ предпринять еще два похода противъ того же врага (85). Успъхи были, по всей въроятности, незначительные, потому что король Нильсъ вскоръ послъ Эриха (около 1120 года) опять ходиль на Волинь и частію сжегь его, но не могъ прекратить разбои. Этотъ подвигь совершили Вальдемаръ 1-й и архіспископъ Лундскій Авессалонъ (86). Волинъ, ослабленный долгими борьбами, палъ и не подымался болъе. Силы его были истощены. Лътописцы не сообщають подробностей о последнихь битвахь знаменитаго города и мимоходомъ говорятъ о его паденіи (87). Въ нынъшнемъ Волинъ ничто не напоминаетъ великой старины. Путешественнику, случайно заброшенному въ небольшой и бъдный городокъ померанскій, едва ли придуть въ голову пышныя описанія Адама Бременскаго. Слідовъ Іомсбурга также не найти ему. Только путемъ ученыхъ изследований можно определить приблизительно мъсто, гдъ нъкогда стояла кръпость норманскихъ викинговъ. Имена Іомсбурга и Юмны не встръчаются въ мъстныхъ преданіяхъ. Слава древняго Волина забыта онъмеченнымъ народонаселеніемъ. Но рыбаки Волинскіе и и Узедомскіе разсказывають чудную пов'єсть о царственной Винет'ь, о богатствахъ ея и гибели. По ихъ словамъ, море бережно хранитъ поглощенный имъ городъ. Въ ясные дни можно отличить сквозь прозрачныя волны развалины величавыхъ зданій, верхи церквей и башенъ, огромныя груды камней, расположенныхъ правильными рядами съ запада на востокъ. Иногда со дна морскаго подъемлются странные звуки: то гудять колонола винетскіе во славу Бога и земли Вендской. Эти разсказы поморскихъ рыбаковъ исполнены поэзін. Но откуда взялись они? Гдв историческая основа прекраснаго преданія? Какъ могло существованіе такого города, какимъ описываютъ Винету, укрыться отъ вниманія літописцевъ до Гельмольда, который въ исходъ XII въка первый назваль это таинственное имя?

#### Ш. ВИНЕТА.

"Sie ward verstört und heist Wollin". Nicolaus Mareschalcus ap. Westphalen Mon. ined. I. 579.

Изследованія ученых о Винете составляють любопытный и поучительный эпизодъ въ самой исторіи науки. Сто лёть тому назадъ такъ же крівпио върили въ существование Винеты, какъ въ подвигъ Вильгельма Теля. Всякое сомивніе казалось, если не преступнымъ, то по крайней мърв невъжественнымъ и дерзкимъ отрицаніемъ очевидныхъ истинъ. Дело критики было трудное и опасное: она должна была спорить противъ дорогихъ народу повърій, опровергать свидътельства лътописей и уличать въ легкомысліи людей съ громкими именами и великими заслугами въ области науки. То, что теперь намъ кажется обыкновеннымъ ученымъ трудомъ, было сто лътъ тому назадъ подвигомъ мужества и самоотверженія въ пользу истины. У сочинителя книги "Guillaume Tell, fable Danoise" было върно не менъе смълости, чемъ у горнаго стредка, въ делахъ котораго онъ усомнился, и Людернскій сов'ять, требовавшій казни наглаго скептика, едва ли быль лучше Геслера. Жизнь ученыхъ, которые начали критическое разложение сказаній о Винеть, конечно не подвергалась опасности, но имъ также не легко, не безъ тяжкихъ трудовъ и оскорбленій всякаго рода досталась побъда надъ въковымъ предразсудкомъ. Бартольдъ разсказалъ подробно странное рождение и быстрый рость басень о Винеть (88). Мнъ остается только дополнить его прекрасный трудъ некоторыми, ускользнувшими отъ его вниманія фактами и выводами посл'єднихь, окончательныхъ розысканій.

Имя Винеты встръчается въ первый разъ въ летописи Гельмольда, писанной около 1170 года. Выше показано, что Бозовскій священникъ повторилъ, говоря о Винеть, слова Адама Бременскаго о Юмиъ или Волинъ. Изъ Гельмольдовой лізтописи имя Винеты и ея описаніе перешли въ другіе письменные памятники средняго въка. Впрочемъ, сколько намъ навъстно, никто не думаль отличать Винеты отъ Юлина. Полагали, что это были два имени одного и того же города. Во второй половить XIV въка ученый рыцарь Эристъ фонъ Кирхбергъ написалъ стихотворную хронику вемли Мекленбургской. Очевидно, что для древнъйшихъ временъ онъ почти исключительно пользовался Гельмольдомъ. Но извъстія, сообщенныя послъднимъ, уже дополнены и развиты историкомъ-поэтомъ. Вмъсто неопредъленнаго "aliæ gentes permixtæ" явились Чехи и Поляки. Явились также Евреи, потому что, по митенію Эрнста фонъ Кирхберга, ихъ не могло не быть въ торговомъ городъ (89). Эти измъненія были конечно неважны. Они въ сущности не искажали древняго текста, но первый шагъ на поприщъ произвольных в толкованій и дополненій быль сдівлань. При томъ направленіи,

какое приняла историческая наука въ исходѣ XV и въ XVI стольтіи, съмя, брошенное Кирхбергомъ, не могло не принести богатыхъ плодовъ.

Реформація положила конецъ единству католическаго христіанства, въ которомъ дотолъ жили и сознавали себя народы западной Европы. По самому свойству своему, такой перевороть должень быль обнаружить сильное вліяніе на всѣ отрасли человѣческаго знанія. У католическаго міра было свое пониманіе исторіи. Всѣ событія, всѣ народности были связаны одною идеей и одною цълью. При такомъ подчиненіи общему, частности болъе или менъе сглаживались. Но католическое воззръне на исторію не могло быть принято поколеніями XVI века. Народы, выступивь изъ связывавшаго ихъ прежде единства, потребовали каждый своей особенной, ему исключительно посвященной исторіи. Множество ученыхъ взялось за это дъло. Они принесли къ нему умы, настроенные къ смѣлымъ соображеніямъ великими событіями современности, огромную начитанность въ древнихъ классикахъ и въ лътописяхъ средняго въка, пламенный патріотизмъ и совершенное отсутствіе всякихъ началь критики. Скажемъ болье: у нихъ не было простаго смысла истины и правдоподобія. Чудовищныя компиляціи того времени поражають нынешняго читателя нестройною ученостію, которая видна на каждой страниць, и страннымъ разгуломъ ничьмъ не сдержаннаго воображенія (90). Разумбется, есть исключенія, но ихъ немного. Это уже не простодушное невъжество средняго въка, а самовольная игра историческими фактами, наглый умысель передълать прошедшее сообразно съ личною прихотью или народнымъ самолюбіемъ. Басня о Винеть въ ея постепенномъ развити служить разительнымъ доказательствомъ сказаннаго.

Первый, кто пошель по следу, проложенному Кирхбергомъ, быль Альбрехтъ Кранцъ (ум. 1517), писатель не безъ значительной учености и не безъ дарованія, но зараженный общею бользнію выка. Подъ названіемъ "Вандаліи" написаль онъ исторію съверной Германіи, сміншаль, по примітру многихъ предшественниковъ, Вендовъ съ Винулами и Вандалами, и принялъ Винету за отдъльный отъ Юлина городъ. Но его Винета находилась также при ръкъ Дивеновъ и была въ сущности старый Волинъ, на развалинахъ котораго, или, по крайней мере, очень близко отъ нихъ, выстроился новый городъ. Описание Винеты заимствовано Кранцемъ изъ Гельмольда. Сочинитель Вандаліи прибавиль отъ себя извівстіе о разореніи города Шведами и Датчанами, во времена Карла Великаго (91). Причиною этого бъдствія были раздоры, возникшіе между жителями. Сказаніе это было принято за достовърный фактъ позднъйшими историками, Сумомъ (92), Веделемъ Симонсеномъ (93) и т. д. Но откуда взялъ его самъ Кранцъ? Слова Гельмольда "quidam Danorum rex" вовсе не уполномочивали его къ такимъ выводамъ. Другіе, болье ранніе источники не упоминають вовсе о Винеть. Ведель Симонсенъ въ оправданіе Кранца ссылается на житіе св. Ансгарія, составленное въ IX въкъ ученикомъ его Римбертомъ. Не понимаю, какъ могло ученому изыскателю придти въ голову такое неудачное оправданіе. Кранцъ называеть по имени конунговъ Гемминга и Герода, говорить о междоусобіяхъ жителей и т. д. Римбертъ разсказываеть совстив другое. Изгнанный взъ родины шведскій конунгь Анундъ просиль помощи у Датчанъ и объщаль имъ въ награду отдать на разореніе городь Бирку. Жители умъли отклонить отъ себя грозившую имъ бъду, и датскіе викинги рішились вознаградить себя другою добычею. "Ceciditque sors quod ad urbem quamdam longius inde positam in finibus Slavorum ire deberent. Hoc ergo illi, videlicet Dani, quasi divinitus sibi imperatum credentes, a loco memorato recesserunt et ad urbem ipsam directo itinere properarunt, irruentesque super quietos et secure habitantes, improvise civitatem illam armis ceperunt et captis in ea spoliis ac thesauris multis ad sua reversi sunt (94). Здъсь даже не названо имя взятаго города, не говоря уже о другихъ подробностяхъ. Но этимъ не ограничился Кранцъ. У Адама Бременскаго, у Саксона Грамматика читаль онь о богатствъ и значении древняго Юлина. Онъ пользуется описаніемъ, которое составиль первый изъ этихъ двухъ льтописцевъ, не замъчая, что то же самое сказано имъ прежде о Винеть, со словъ Гельмольда. Потомъ онъ сообщаетъ новыя, у него перваго находимыя подробности, что Юлинъ уступалъ одному только Цареграду, что у каждаго изъ жившихъ тамъ торговыхъ народовъ были свои улицы, торжища и т. д. Короче, онъ разсказываеть о Волинъ то, что онъ зналь о болье близкихъ ему по времени городахъ ганзейскихъ въ Россіи и Норвегіи (95). Слъдовательно, Бартольдъ не правъ, называя Николая Марешалька "отцемъ лжи" о Винетъ. Марешалькъ былъ только сумазброднъе, смълъе Кранца, но не ему принадлежить честь начинанія.

Вскоръ послъ Кранцовой "Вандаліи" написалъ свою исторію Помераніи Іоаннъ Бугенгагенъ, уроженецъ Волинскій. Въ первомъ отділів моего разсужденія я упомянуль о его книгв и о сочиненной имъ генеалогіи для роднаго города. Онъ уже принимаеть Винету за отдъльный городъ и переносить ее съ Дивенова на сосъдній съ Водиномъ островъ Узедомъ (96). Разсказъ Гельмольда онъ относить исключительно къ Винетъ. Преданіе о поглощеніи этого города моремъ ему еще неизвъстно, но онъ упоминаеть объ уцъльвшихъ развалинахъ. Впрочемъ Бугенгагенъ приводитъ другое мнъніе, утверждавшее тождество Винеты и Волина, ѝ признается, что оно также не безъ основанія (97). Вопросъ этотъ, повидимому, его занималь немного. Сочиненіе Бугенгагена не могло имъть большаго вліянія, не смотря на то, что оно было гораздо лучше всего, что написано о томъ же предметь его современниками и вообще учеными XVI въка. Оно пролежало болъе двухсотъ лътъ въ рукописи и напечатано не прежде, какъ въ 1728 году. Тъмъ болъ читались сочиненія въ родъ Annales Herulorum et Vandalorum I. VII, Николая Марешалька (98). Не считаю нужнымъ передавать содержаніе этихъ бредней. Достаточно слъдующаго: по свидътельству лътописей (?) въ Винету, гдв жили Птоломеевы Венеты, ходили товары изъ Индіи, Азіи, Греціи. Торговыя сношенія происходили тогда съ большимъ удобствомъ и простирались отъ Вандаловъ къ Сарматамъ, отъ Сарматовъ къ Скиеамъ, потомъ къ Каспійцамъ, Сирамъ, Бактріянамъ и Индъйцамъ. Когда погибла Винета, на ея мъстъ возникъ Юлинъ, что доказывается древними памятниками (99). Какими?

Но мы еще далеко отъ берега. Намъ еще предстоитъ длинное плаваніе въ этомъ океанъ нельпостей, въ которомъ потонуло такъ много неосторожныхъ историковъ прошедшаго и даже нынъшняго стольтія.

Окончательно утвердиль въру въ существование и значение Винеты сочинитель извъстной померанской хроники Оома Кандовъ. Его нельзя упрекнуть въ умышленномъ обманъ. Онъ былъ обманутъ собственнымъ воображеніемъ (100). Собирая матеріалы для своей книги, онъ ръшился повърить на мъсть истину сказаній о развалинахъ Винеты. Въ промежути 1520-30 были совершены имъ эти розысканія. Онъ нашель въ мор'в противъ деревни Дамерова, лежащей на островъ Узедомъ, ряды камней, расположенныхъ въ порядкъ съ В. на З., и заключилъ, что въ этомъ направленіи шли улицы погибшаго города. Камни онъ приняль за фундаментъ смытыхъ моремъ домовъ. Въ трехъ или четырехъ мъстахъ утесы возвышались надъ поверхностію воды. Канцову показались они главами церквей и ратуши. Глубина не дозволила ему кончить изследованій, но довольно было и найденнаго. Открытая имъ часть Винеты равнялась величиною Любеку и, безъ сомивнія, превосходила его во всёхъ другихъ отношеніяхъ. Рыбаки, провожавшіе Канцова, разсказывали ему между прочимъ, что улицы Винеты были вымощены камнемъ и что эту мостовую, обросшую мохомъ, можно ощупать посредствомъ длинныхъ шестовъ (101). Вопросъ быль решенъ. Канцовъ внесъ въ свою хронику результаты сдъланныхъ имъ открытій. На небольшомъ островъ Волинъ явились современно два богатые и сильные города: Волинъ и Венста. Послъдняя была, впрочемъ, могущественнъе своего соперника (102). Болье подробныхъ извъстій объ ней не сообщаеть Канцовъ. Онъ довольствуется буквальнымъ переводомъ извъстнаго мъста Гельмольдовой льтописи и заимствованнымъ у Кранца предположеніемъ, что Визби въ Готландіи возникъ вследствіе гибели Винеты. Книга Канцова имела большой успехъ. Она ходила въ многочисленныхъ спискахъ, была дополняема и сокращаема учеными (103) и вообще считалась лучшимъ сочиненіемъ по этому предмету. Не удивительно, что его разсказы о подводныхъ развалинахъ привлекли къ тому мъсту, гдъ онъ находились, много любознательныхъ посътителей. Умершій въ 1560 году герцогь померанскій Филиппъ приказаль изм'єрить пространство, занимаемое мнимыми остатками Винеты. Оказалось, что они шли на полмили въ длину и на три четверти мили въ ширину (104). Вскоръ посль 1560 года, въ Дамеровъ были, для осмотрънія загадочныхъ камией, молодой герцогъ Брауншвейгскій и Іоаннъ Луббехъ, бюргермейстеръ Трептовскій. Оба они слышали отъ проводниковъ своихъ много подробностей о великольтій утонувшаго города. Пасторъ сосыдняго Волгаста сказаль даже гердогу, что послъ бъдствія, постигшаго Винету, Шведы увезли къ себъ всь мраморные обломки. По словамъ какой-то старой пъсни, металлическія ворота, которыми красовался Визби въ Готландіи, составляли часть этой добычи (105). Луббехъ нашель камни почти въ томъ же порядкв, въ какомъ ихъ оставилъ лътъ за тридцать или болъе Канцовъ. Опираясь на прежнія изслідованія, на пізсни и сказанія рыбаковь и наконець на найденныя имъ въ монастыряхъ древнія рукописи, Трептовскій бюргермейстеръ

сообщиль въ своемъ письмъ къ Давиду Хитрею слъдующія извъстія. Городъ Винета быль богать и славень еще до походовь Гейзриха вандальскаго въ Африку и Одоакра герульскаго въ Италію. Причиною его погибели было не нашествіе враговъ, а наводненіе. Это бъдственное событіе случилось въ царствованіе Лудвига Благочестиваго (106). Нельзя не подивиться такой изобрѣтательности и смѣлости догадокъ. Кромѣ самого Луббеха, никто не моръ воспользоваться источниками, на которые онъ ссылается. Положимъ, что онъ, какъ думають нъкоторые, дъйствительно читаль какія-нибудь монастырскія літописи о Іомсбургі, передівланныя изъ сагь, но онъ вовсе не говорить о норманской крыпости, а толкуеть о Вандалахъ, Герулахъ и такой древности, до какой върно не доходили ни видънные имъ письменные памятники, ни изустныя преданія Дамеровскихъ рыбаковъ. На старыя пъсни ссыдается не онъ одинъ; но странно, что ни одинъ изъ защитниковъ Винеты не привель хотя двухъ стиховь изъ слышанной имъ пъсни. Эти соображенія не помішали однако, нісколько десятильтій спустя, Микрелію внести въ свою подробную исторію земли Померанской всё басни о Винеть, которыя накопелись въ теченіе цізлаго столітія, и замкнуть изслідованіе великими открытіями Трентовскаго бюргермейстера. Существенно новыхъ фактовъ Микрелій не прибавиль къ исторіи, и безъ того уже богатой подробностями; но онъ развилъ и пояснилъ дошедшія до него свідівнія. Такимъ образомъ ему извъстно, что въ Винетъ были металлическія ворота, что серебро находилось тамъ въ такомъ изобили, что его употребляли на самыя ничтожныя вещи и т. д. Далее разсказываеть Микрелій, что въ ясную погоду можно видеть на дне морскомъ уцелевние остатки города и зам'втить прекрасное расположение улицъ. Разум'вется, что посл'в погибели Винеты ея мъсто заступилъ Волинъ и въ свою очередь сталъ соперникомъ Цареграда (107). Я не считаю нужнымъ говорить въ этомъ обзоръ ни о Мунстеръ, ни о Хитреъ и другихъ того же разряда писателяхъ, которые заимствовали у своихъ предшественниковъ готовый матеріалъ и только новторили въ своихъ книгахъ прочитанное ими прежде.

Въ XVIII стольтіи басни о Винеть получили окончательную форму. Имя вендской столицы явилось на географическихъ картахъ того края и перешло изъ частныхъ изслъдованій въ учебныя книги. Извъстный своими историческими и географическими трудами Альбрехтъ Шварцъ былъ совершенно убъжденъ въ истинъ фактовъ, переданныхъ Кранцомъ, Канцовымъ и Микреліемъ. Онъ старался доказать возможность современнаго существованія двухъ великихъ городовъ, каковы были, по общему митьню, Волинъ и Винета, на томъ тъсномъ пространствъ, какое отвели имъ народныя преданія и наука. Іомсбургъ, о которомъ Шварцъ узналъ изъ скандинавскихъ источниковъ и написалъ отдъльное разсужденіе, онъ относилъ къ Ямундскому озеру, въ окрестности Кестлина (108). Въ 1741 году два голландскія купеческія судна потеритьи кораблекрушеніе близъ Дамерова. Тотчасъ распространился слухъ, что они разбились о каменныя развалины Винеты. Нашлись даже люди, которые увъряли, что они собственными глазами видъли надъ поверхностію моря три алебастровыя или мраморныя колоны,

изъ которыхъ одна покосилась отъ толчка, даннаго ей голландскимъ сулномъ. Тогдащніе разсказы передаль намъ Штолле въ "Исторіи города Деммина". Онъ сообщаль своимъ читателямъ, что стены города Винеты лежатъ на десять футовь ниже морской поверхности, а помянутыя выше колоны только на шесть. Но когда убываеть вода, верхи этихъ блестящихъ бълизною колонъ выходять наружу, и рыбаки разстилають на нихъ съти свои для сушенія. Стіны очень широки и крізпки. Форма города овальная; величиною онъ болъе Штетина. Вблизи отъ развалинъ, магнитная стрълка приходить въ странное колебаніе, что было причиною 8 кораблекрушеній въ теченіе 26 льть, т. е. съ 1745 по 1771 годъ (109). На основаніи всталь исчисленныхъ данныхъ, написалъ прусскій президентъ Кеффенбринкъ напечатанное въ VIII томъ Бюшингова магазина изслъдованіе о Винеть, или старомъ Волинъ (110). Здъсь примирены всъ противоръчія, разръшены всъ недоразумънія. Іомсбургъ быль не что иное, какъ цитадель Винетская, "тоже что Бирса при Кареагент (111). Приведенныя выше слова саги объ укръпленіяхъ Іомсбургскихъ не кажутся Кеффенбринку преувеличенными. Онъ даже снабдилъ ихъ слъдующимъ комментаріемъ: "въ этой кръпости (Іомсбургъ) находился арсеналь для тяжелыхъ орудій; тамъ также были приличныя комнаты для постояннаго жилища коменданту и остальнымь высшимъ офицерамъ... Можно заключить, что и въ казармахъ для простыхъ солдатъ не было недостатка" (112). Есть наконецъ цѣлая глава объ отношеніяхъ вендскаго двора и великаго Бурислафа къ сосъднимъ державамъ. Тутъ, между прочимъ, находится извъстіе, что въ Іомсбургъ быль даже "первый министръ для придворныхъ и государственныхъ дѣлъ" (113). Сколько мнъ извъстно, слова ученаго президента не возбудили недовърчивости въ современныхъ ему ученыхъ. Около десяти лътъ послъ выхода въ свътъ VIII тома Бюшингова магазина сказалъ о Винетъ Іоаннъ Мюллеръ: "она была средоточіемъ, гдъ произведенія пастушеской жизни и еще незначительнаго ремесленнаго труда обмънивались на товары купцовъ, посъщавшихъ поморье. Но внезапно опустилась почва, на которой стояль городь, въ море; великая Винета исчезла; развалины ея суть подводные утесы, но мраморъ и алебастръ свидътельствуютъ со дна морскаго о прошедшемъ величіи" (114).

Не говоря о бредняхь, возникшихь въ началь XVI въка и завершенныхъ въ статъъ президента Кеффенбринка, самый фактъ существованія Винеты доказывается слъдовательно: 1) свидътельствомъ Гельмольда; 2) народными преданіями; 3) развалинами города, о которыхъ у насъ есть разсказы людей, видъвшихъ ихъ собственными глазами. Сверхъ того защитники Винеты ссылаются но такъ называемый Codex Oldenburgensis, гдъ встръчается странное извъстіе, что въ 1158 и 1176 годахъ въ Любскомъ городовомъ совътъ засъдали люди изъ городовъ Волина и Винеты. Такимъ образомъ существованіе Винеты относится къ позднъйшему времени, и она ясно отдъляется отъ Волина, съ которымъ ее смъщивали (115).

Я разберу порознь вст эти доказательства. Ихъ опровергнуть не трудно:

I. Выше показано, что Гельмольдъ переписалъ почти отъ слова до слова описаніе Юмны Адама Бременскаго, но вмѣсто Юмны у него явилось новое

имя-Винета, о которой до того времени не упоминали лътописцы. Далъе, говоря о смерти Гаральда Блаатанда, Гельмольдъ повторяеть опять сказанное Адамомъ; но мъсто, гдъ умеръ раненный стрълою Пальнатоки конунгъ, названо у него Винетою (116). Ясно, что подъ этимъ именемъ онъ разумъетъ Юмну Бременскаго льтописца или Юлинъ Саксона Грамматика, которыхъ тожество несомивню. Накоторые ученые, въ томъ числа Цельнеръ (117), Линдфорсъ (118) и наконецъ Шафарикъ, полагаютъ, что слово Винета въ нъмецкихъ лътописяхъ и грамотахъ означаетъ просто городъ Вендовъ-civitas Venetorum. Шафарикъ привелъ даже нъсколько примъровъ такого рода. Но дёло идеть о других вендских в городах в, других в Винетах в, а не о Волинъ, который подъ этимъ именемъ является впервые у Гельмольда. Во многихъ актахъ, относящихся къ 936 году, встръчается "Groninche quod dicitur Wenethen"; въ грамотахъ 937, 1022, 1062 годовъ-, Winethahusum" (Wendenhausen); въ грамотахъ 1022, 1064 и т. д.—"Winethe" (119). Замътимъ только, что это названіе употреблялось Нъмцами, а не Славянями, которые сами никогда не называли себя Вендами, и слъдовательно для нихъ слово "Vineta" было чуждый, иноплеменный звукъ (120). Есть другое митие, высказанное первоначально, если не ошибаюсь, Лангебекомъ (121), по которому "Винета" есть не что иное, какъ ошибка самого Гельмольда, не разобравшаго въ бывшемъ у него спискъ Адамовой лътописи имени Jumne (въ латинизированной формъ-Jumneta) и замънившаго его другимъ, ему болъе знакомымъ; или, что еще въроятнъе, эта ошибка принадлежить позднъйшимъ переписчикамъ "Славянской Хроники". Совершенно сходный случай повторился съ "Церковною исторією Англовъ" Беды, въ которой переписчики замънили извъстное имя племени "Juti" другимъ, вовсе безсмысленнымъ — "Viti". Митине Лангебека очень правдоподобно. Въ нъкоторыхъ спискахъ Гельмольдовой льтописи нъть совствиъ слова Винета, которое находится во всъхъ доселъ вышедшихъ изданіяхъ. Въ одномъ списыв читается: Jumeta; вы другомъ: Immuveta; вы третьемъ: Niniveta (122). Бангертъ въ примъчаніяхъ къ своему изданію Гельмольда упоминасть объ одномъ спискъ, гдъ онъ нашелъ Jamneta (125). У позднъйшихъ лътописцевъ, которые пользовались Гельмольдомъ такъ, какъ онъ пользовался Адамомъ, встръчается странное разнообразіе именъ тамъ, гдъ они просто переписывають известное намъ описаніе Юмны. Такимъ образомъ у летописца саксонскаго читаемъ вмѣсто Юмны или Винеты: Wimne (124); у Германа Корнера: Nyniveta или Hyumeta (125); въ Chronicon Slavicum: Lunneta (126). Всв эти варіанты происходять отъ одной причины, оттого что переписчики и позднъйщіе літописцы, не разобравъ имени города, о . которомъ говоритъ Гельмольдъ, писали его каждый на свой ладъ.

II. Везсмысленно отвергать свидътельство народнаго преданія потому только, что въ этомъ преданіи вымыслы и историческіе факты сплелись въ густую ткань, которой отдъльныя нити почти неуловимы для глаза. Но не всегда такъ называемое преданіе переходить изъ устъ народа въ книгу, иногда оно идеть обратнымъ путемъ— изъ книги въ народъ. Такихъ пришторовъ можно привесть много. Сказанія о Винетт едва ли первоначально

вышли изъ народа. Быть можеть, подводные камни подали поводъ къ какимъ нибудь слухамъ между рыбаками, но окончательную форму преданіе приняло вслѣдствіе догадокъ и разсказовъ, пущенныхъ въ ходъ Канцовымъ и его послѣдователями. Частыя посѣщенія и разспросы любознательныхъ людей не могли не подѣйствовать на воображеніе Дамеровскихъ рыбаковъ. Оно, въ свою очередь, стало помогать соображеніямъ ученыхъ изслѣдователей и снабжать ихъ новыми, хотя очень не крѣпкими доводами. Что сказаніе о Винетѣ не было туземное, вендское, — это ясно изъ самаго имени города, которое могло возникнуть только у Нѣмцевъ. И имя, и преданіе произошли на чуждой, не славянской почвѣ. Это искуственно воспитанныя растенія, безъ внутренней силы, которую сообщаєть народный духъ всему, что выходить изъ глубины его.

III. Защитники Винеты приписывають великую важность списку членовъ Любскаго городоваго совъта, въ которомъ сказано, что въ 1158 и 1176 годахъ въ этомъ совете заседали люди родомъ изъ Винеты и Юлина (127). Такое изв'встіе доказываеть съ одной стороны д'вйствительное существованіе Винеты, съ другой — ея различіе отъ Юлина. Но по словамъ самого Гельмольда, Винета уже не существовала во второй половинъ XII столътія: quondam fuit-сказаль онь около 1170 года. Памятникь, о которомь здесь идеть ръчь, весьма сомнительнаго свойства. Онъ возникъ не прежде, какъ въ XIV или даже, быть можеть, въ XV въкъ. По крайней мъръ, существующій списокъ весь писанъ одною рукою и доведенъ до 1416 года. Невъжественный составитель явно обличаеть желаніе угодить тщеславію Любскихъ патриціевъ, которыхъ родамъ приписываетъ глубокую древность. Нижне-нъмецкій языкъ этой компиляціи принадлежить довольно позднему времени (128). Наконедъ, допустивъ невозможную древность и достовърность Любскаго списка, мы должны вспомнить, что въ окрестности Любека могла быть не одна Винета. Ведель Симонсенъ (129) приводить одну грамоту императора Генриха IV, въ которой читаемъ: "in loco Winethe dicto in pago Lacne in comitatu Henrici comitis". Эта Винета находилась недалеко отъ Гамбурга и по самому положенію своему могла быть въ тесной связи съ Любекомъ.

IV. Остается разобрать послѣднее доказательство—дѣйствительное существованіе подводныхъ развалинъ славянскаго города. Молва о знаменитыхъ развалинахъ побудила Берлинскаго ученаго Цельнера посѣтить въ 1795 году деревню Дамеровъ. При пособіи зрительной трубы, онъ замѣтилъ въ морѣ два мѣста, гдѣ волны разбивались съ особеннымъ плескомъ и шумомъ. Рыбажи сказали ему, что причиною этого явленія была большая кирпичная стѣна, въ четыре фута толщиною, которая удерживала натискъ воды. Цельнеръ слышалъ также отъ нихъ, сверхъ извѣстныхъ разсказовъ, что частъ этой кирпичной стѣны возвышается до самой поверхности моря. Онъ не могъ ничего подобнаго замѣтить и отправился изъ Дамерова съ недовѣрчивостію къ мѣстному преданію и къ самымъ развалинамъ (130). Тѣмъ не менѣе онъ предложилъ собрать по подпискѣ деньги, нужныя для произведенія изслѣдованій на днѣ морскомъ съ помощію водолазнаго колокола. Собрана была довольно значительная сумма, но Цельнеръ умеръ, и предпріятіе останови-

лось (131). Въ 1798 г. опыть быль однако сдёланъ, благодаря любознательности нёкоторыхъ жителей Штеттина и Свинемюнде и датскаго шкипера Финка. По ихъ желанію, Шотландепъ Бусъ (Boos) опускался на морское дно въ означенномъ мёстё, и хотя буря не позволила ему повторить опыта, но изъ словъ его оказалось несомиённымъ, что изслёдованная имъ частъ мнимыхъ развалинъ была не что иное, какъ обыкновенныя груды подводнаго гранита (132). На основаніи этихъ данныхъ, написалъ профессоръ Вреде въ Берлинъ отдёльное разсужденіе, въ которомъ онъ доказываетъ неосновательность слуховъ о поглощенной волнами Винеть (133).

Послѣднимъ защитникомъ Винеты и ея развалинъ явился извѣстный своими трудами на другомъ поприщѣ пасторъ Мейнгольдъ (134). Онъ опирается не столько на свидѣтельство Гельмольда, сколько на слѣдующіе доводы: 1) На древнее преданіе. 2) На правильно расположенные ряды камней, видѣнныхъ Канцовымъ и Луббехомъ. 3) На найденный въ морѣ, въ 1836 году, при постройкѣ Свинемондской гавани, обточенный человѣческими руками камень. 4) На множество черепковъ отъ языческихъ урнъ, употреблявшихся при погребеніяхъ, которые находятся близь Дамерова. 5) На значительное число золотыхъ монетъ, около сорока лѣтъ тому назадъ тамъ же найденныхъ и немедленно пропавшихъ, такъ что надъ ними не произведено никакого изслѣдованія. Наконецъ: 6) на разорванный берегъ острова Узедома близь устья Свины, обличающій древній, сильный переворотъ, совершенный раздраженнымъ моремъ (135).

Всѣ эти доводы, за исключеніемъ втораго, достаточно опровержены Бартольдомъ (136). Но пасторъ Мейнгольдъ обратился самъ къ Обществу померанской исторіи и древностей съ просьбою о пособін для новыхъ опытовъ посредствомъ водолазнаго колокола. Общество съ своей стороны сдёлало предварительно и всколько запросовъ и изследованій, которыхъ результатомъ были следующія показанія. 1) Тайный коммерціи советникъ Краузе сообщиль обществу, что еще за сорокъ лъть до сего, находясь въ Свинемюнде, онъ встрътиль тамъ на одномъ англійскомъ суднъ матроса, отличнаго пловца, который прежде занимался ловлею жемчужныхъ раковинъ. Г. Краузе предложилъ ему отправиться съ нимъ къ развалинамъ Винеты и опуститься тамъ нъсколько разъ на дно моря для узнанія его свойства. Опыты эти начались на глубинъ 9 футовъ и продолжались далъе въ моръ. Неутомимый матросъ 7 или 8 разъ опускался въ разныхъ мъстахъ на дно, оставался долгое время подъ водою и каждый разъ выносиль горсть морскаго песку и увъреніе, что кромъ обыкновенныхъ камней онъ не находилъ ничего. По всей въроятности, г. Краузе сообщиль Обществу только новыя подробности о томъ предпріятін, которое, какъ выше сказано, совершено было 14 Августа 1798 года нъкоторыми Свинемондскими и Штетинскими гражданами. 2) Г. Скабель въ ІПтетинъ, который завъдовалъ постройкою Свинемюндской гавани, письменно отвъчалъ въ то время на вопросъ покойнаго президента Геринга о расположеніи Винетскихъ развалинъ, что онъ самъ дважды осматривалъ каменную гряду, извъстную подъ этимъ именемъ, и при столь ясной погодъ, что на глубинъ 12 футовъ можно было отличать камешки величиною съ оръхъ,

Digitized by Google

но ничего похожаго на развалины или на правильное расположение массъ не замътилъ. Поставщики камня для гавани, которые ломали въ самомъ этомъ мъстъ гранитъ и доставали его изъ глубины отъ 6 до 12 футовъ, подтвердили то-же самое. Однимъ словомъ, слъдовъ каменнаго города подъ водою не оказалось никакихъ (137).

Вслѣдствіе сдѣланныхъ имъ предварительныхъ справокъ, Общество померанской исторіи сочло себя въ правѣ отказать пастору Мейнгольду въ его просьбѣ, потому что всѣ дальнѣйшіе опыты были бы излишни и безполезны. Вопросъ рѣшенъ окончательно. Деревяннаго Волина не удалось превратить въ мраморную Винету. Она существовала только въ воображеніи ученыхъ и рыбаковъ Дамеровскихъ, которые долго не откажутся отъ прекраснаго преданія. Подобное сказаніе существуеть и въ другой части Помераніи (138). Пусть народъ вѣритъ въ эти разсказы: для него они составляють исторію и поэзію; они могутъ быть приняты и въ настоящую, чистую отъ вымысловъ исторію; но ихъ не надобно ставить на ряду съ строгою дѣйствительностію. У нихъ есть свой смыслъ, свое независимое достоинство и значеніе.

Найдутся и кром'в Дамеровскихъ рыбаковъ люди, которые еще не отступятся отъ Винеты, которымъ предъ лицемъ сухой, критикою добытой истины станетъ жаль изящнаго вымысла; но противъ ихъ возраженій наукъ говорить нечего.

Въ заключение должно упомянуть о поэтическомъ предположении Гизебрехта (139). Онъ не въритъ въ существование Винеты; но ему кажется, что въ основании преданий объ ней лежитъ историческая истина, скрытая въ символическихъ образахъ. Гудящий колоколами церквей своихъ подводный городъ есть, по его словамъ, поэтическое изображение христіанской церкви въ землъ Вендской, во дни отпаденія Саксовъ отъ Генриха IV.

## примъчанія къ изследованію о винеть.

- 1) Норманка Гита отвъчала присланнымъ за ней посламъ молодого Гаральда: "странно мнъ, что въ Норвегіи не нашлось еще конунга съ волею покорить Норвегію и владычествовать надъ нею, какъ Гормъ въ Даніи или Эйрихъ Упсальскій. Snorre Sturleson: Heimskringla, Haralds Saga, с. 3.
- 2) Сюда, преимущественно, принадлежать: Lindfors, dissert. de civitate Jomensi. Lundæ. 1811. Веделя Симонсена изслъдованія о Іомсбургь, переведенныя съ датскаго Гизебрехтомъ: Geschichtliche Untersuchungen über Jomsburg im Wendenlande. Neue Pommersche Provincialblätter. Т. II, стр. 3—175. Критическія замъчанія на эту статью П. Э. Мюллера, напечатанныя въ томъ же журваль, Т. III, стр. 150—176. С. Fr. von Rumohr, Sammlung für Kunst und Historie. Hamburg, 1816. 1. 9—123. Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern. Hamburg. Т. 1—3. 1839—1843. Giesebrecht: Wendische Geschichten. З тома. Berlin, 1842—1843. Я ограничился указаніемъ на главныя сочиненія. Волье подробное исчисленіе литературныхъ пособій можно найти въ упомянутой книгь Бартольда, Т. I, стр. 301.
- 3) Напрм. Волгасть въ Помераніи "apud, urbaniores vocatur Julia Augusta. propter urbis conditorem Julium Cæsarem." Helmoldi Chronicon Slavorum ex recens. Bangerti. Lübeck, 1702. L. 1. р. 93. Понятно, кого Гельмольдъ называетъ urbaniores. У Кадлубка Chron. Poloniæ. L. 1. с. 16 читаемъ о двухъ польскихъ городахъ Julia (нынъ Лебусъ) и Julinum (нынъ Люблинъ), такъ названныхъ въ честь сестры Юлія Цезаря. Подобныхъ примъровъ множество. Я привелъ ближайшіе къ предмету наслъдованія.
- 4) Изъ этихъ жизнеописаній, три первыя составлены вскорт послів смерти св. Оттона, около половины XII візка, но они дошли къ намъ въ переділкахъ, принадлежащихъ позднійшему времени. Самая важная изъ этихъ компиляцій составлена въ конців XV-го візка Бамбергскимъ аббатомъ Андреемъ. Клемпинъ доказаль недавно возможность возстановить чистый тексть первоначальныхъ источниковъ. См. Die Biographien des Bischoff Otto und deren Verfasser. Baltische Studien, T. IX. р. 1—245. Воть что говорится въ этихъ памятникахъ объ Юлинів и его загадочномъ столобі: servus Dei Bernhardus correpta securi columnam miræ magnitudinis, Julio Сæsari, a quo urbs Julin nomen sumpsit, dicatam, excidere aggressus est." Andreas, lib. II. ap. Ludewig, Scriptt. rerr. Bambergensium. p. 462.—"Julin a Julio Cæsare condita et nominata in qua etiam lancea ipsius miræ magnitudinis ob memoriam ejus infixa servabatur. Ibid. L. III, p. 490. "Julin a Julio Cæsare vocabulum trahens". Anonymus Sancruciarius, Neue Pomm. Provincialblätt. T. IV. p. 334. Julinensibus venerabiliter reservata Julii Cæsaris lancea colebatur quam ita rubigo consumserat, ut ipsa ferri materies nullis jam usibus esset profutura. Ibid. 335.
- 5) Io. Bugenhagii Pomerania, ex manuscripto edidit J. N. Balthasar. Gryphisw. 1728. 4.
- 6) A. S. Schwartz, comment. critic. historica de Joms Burgo Pomeraniæ. Gryphiæ, 1735.
  - 7) Тацить о Германцахъ с. 40.
  - 8) Geschichtliche Untersuchung über Jomsburg. N. P. Provincialbll. T. II. p. 9-60.
- 9) Julin... cujusdam idoli celebritatem initio æstatis maximo tripudio et concursu agere solebat, Andreas, l. III. ap. Ludew. 490.

- 10) Saxo Grammaticus, ed. Stephanius. p. 144.
- 11) Historia natural. lib. IV, cap. 13.
- 12) Cp. Schöning über der Griechen und Römer Kenntniss von den nordischen Landen, у Шлёцера Allgemeine nordische Geschichte, р. 88.
- 13) Самая богиня Герта и поклоненіе ей вопросъ очень темный. Ср. разборъ извъстій о Гертъ у Бартольда, Gesch. von Pom. und Rügen. 1. 109—121.
  - 14) Müller über Wedel Simonsen. N. P. Provinzialblätt. III. 150.
  - 15) Glossarium Suevo-Gothicum.
- 16) Но Датчанинъ Саксонъ пишетъ вездъ "Юлинъ", а не Юмна, а въ нъкоторыхъ, и какъ кажется, лучшихъ рукописяхъ Адама Бременскаго находится Юмна или Юминъ.
  - 17) Suhm, Danske Hist. 1. 498. Müller über Wedel Simonsen, 155.
- 18) См. превосходное изслъдование о Саксонъ Грамматикъ у Дальмана. Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte, I. 150 и слъд. Сказанное мною въ текстъ относится только къ первымъ 8-ми книгамъ Саксоновой истории. Его разсказъ о современныхъ ему событихъ въренъ и точенъ.
- 19) Въ XII-мъ въкъ Дивеновъ уже былъ недоступенъ для большихъ судовъ, какъ видно изъ разсказовъ Саксона о походахъ Вальдемара I-го.
  - 20) Barthold, Gesch. von Pom. und Rügen, 1, 296.
  - 21) Lib. III, c. 69.
- 22) L. 1. c. 2. "Leubuzi et Wilini" Шафарикъ ръшительно считаетъ Вулоиновъ или Вилиновъ за Волинцевъ. Slowanské Starožitnosti, 892.
  - 23) Начертаніе славянской минологіи. СП. 1841. стр. 177.
- 24) Boguphali episcopi Poznaniensis Chronicon Poloniæ ap. Sommersberg Scriptt. rerum Silesiacarum. II, 24. "Walmieg quod alias Julin dicebatur."
  - 25) Barthold, 1. 296.
- 26) "Venerabilis frater Alberte Episcope tuis justis postulationibus annuimus et commissam tibi Pomeranensem ecclesiam sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut in civitate Wolinense in ecclesia beati Alberti episcopalis sedes perpetuis temporibus habeatur.... civitatem ipsam Wolin.... Castra hæc scilicet Dymmin, Treboses, Chork, Wolgast etc. Dregeri Codex Pommeraniæ diplomaticus, nr. 1.
- Ueber die Religion der Wendischen Völker an der Ostsee. Baltische Studien,
   VI. 136.
- 28) Bohlen, Ueber den wissenschaftlichen Werth und die Bedeutsamkeit der in den Ostseeländern vorkommenden arabischen Münzen, въ IV-мъ собраніи трудовъ Кенигсбергскаго нѣмецкаго общества. 1836. стр. 3 56. Rasmussen, über den Handel des Morgenlandes mit Russland und Scandinavien im Mittelalter, перев. съ датскаго въ N. Pomm. Provinzialbll. II. 366. Изслѣдованіе о торговыхъ путяхъ и сношеніяхъ сѣв. Европы съ могамеданскимъ востокомъ, въ теченіи трехъ первыхъ вѣковъ Геджры, можегъ рѣшить много историческихъ загадокъ. Мы въ правѣ ожидать такихъ рѣшеній отъ русскаго ученаго Г. Григорьева, который давно занимается этимъ предметомъ.
- 29) Adam. Brem. II. 66. Ниже будеть приведено все это мъсто Адамовой лътописи въ подлинникъ.
- 30) Ueber die Nordlandskunde des Adam von Bremen, in den hist. litter. Abhandll. der K. D. Gesellschaft zu Königsberg. III. Sammlung.
- 31) Wendische Geschichten, I. 27-29. III. 366. Cp. Ueber die Nordlandskunde des Adam von Bremen, p. 169-174.
  - 32) Wend. Geschicht. I, 27.
  - 33) lbid. II. 214. III. 366.
  - 34) Ibid. III. 366-368; 385.
- 35) Interea rex, Rugianorum classe auctus perque ostia amnis Zwinae Pomeraniam ingressus, Julini oppidi, ipso intacto, confinia populatur. Deinde ad fluvium

Julino Caminoque junctum.... ostiis bipertitum, Regia classe progreditur. Saxo Gram. p. 333. Cp. crp. 347.

36) Не одинъ Гельмольдъ списалъ разсказъ Адама о чудесахъ Юмны. Это было сдълано еще прежде безъименнымъ саксонскимъ лътописцемъ. Annalista Saxo въ Eccardi Corpus historicum medii aevi Т. I. p. 339. Другіе хронисты пользовались большею частію Гельмольдомъ, котораго искаженныя слова легли въ основаніе всёхъ басенъ о Волинё. Исторію этихъ басенъ я разскажу въ третьемъ отдъленіи моего разсужденія. Здъсь укажу на одинъ только примъръ такого искаженія Адамовыхъ и Гельмольдовыхъ извъстій. Г. Профессоръ Морошкинъ приводить въ доказательство важности города Юмны свидетельство двухъ компиляторовъ новаго времени Сев. Мунстера и Давида Хитрея, Критико-историческія изслідованія о Русахъ и Славянахъ, стр. 52. Почтенный изслёдователь, къ трудамъ котораго вельзя не питать уваженія, не зам'втиль, что приведенные имъ писатели перефразировали Адама, вставляя сверхъ того самовольно извъстія, которыхъ иътъ ни въ одномъ источникъ. Профессоръ Морошкинъ переводитъ изъ космографіи Мунстера слъдующее мъсто: Славянскій городъ Юлинъ на Балтійскомъ моръ не уступаеть ни одному городу своею знаменитостію, славный по своимъ богатствамъ и зданіямъ, благородное торжище Вандаловъ: нюто города подобнаго ему, исключая Константинополя. Тамъ Руссы, Датчане, Сербы, Саксонцы и Вандалы имъли свои улицы и базары. Юлинъ много потеривлъ отъ Датчанъ. Вальдемаръ, король датскій, чрезъ полководца Свена сжегъ его и опустошилъ." Послъдняя фраза не совсъмъ върно передана; въ подлинникъ: Waldemarus quoque rex Daniæ—classe per Zvenum fluvium ingressus terram, Julinum oppidum captum direptumque incendit. Cosmograph. Lib. 3, р. 771. Ръчь идеть не о полководцъ Свенъ, а о ръкъ Свинъ. Читатели легко замътять, что принадлежить Адаму Бременскому и что прибавили отъ себя изобрътательные компиляторы XVI и XVII въка. Разсказъ Хитрея также не безъ украшеній. Онъ говорить: Порть Юлина быль первый послю Константинопольскаго! Въ Юлинъ не одно племя, а многіе народы, языки, въры и торговли: Виниты, Винны, Генеды, Свеоны, Славы, Вандалы, Датчане, Шведы, Камбривіи, Цирципане. Іуден, язычники, Рутены греческой въры и многіе другіе. Всъ сіи народы получали охранныя грамоты (salvus dabatur conductus), и каждый народъ имълъ свои базары, носившіе особенныя имена... см'вшеніе идолопоклонства произвело развратъ народовъ и тиранію и причинило гибель цвътущему городу Юлину. Сперва онъ быль наказань небесной молніем, что побудило Рутеновь переселиться въ свое отечество и съ своими товарищами искать иныхъ жилищъ въ Россіи, гдт они и основали княжество Волынское (ducatum Wulinenzem), существующее до сего дня". Все это сказаніе о Волыни основано кажется на простомъ созвучіи именъ Волынь и Волинъ. Ни въ лътописяхъ, ни въ другихъ источникахъ нътъ слова, которое бы оправдывало эту выдумку. Во всякомъ случав Хитрей очень ненадежный проводникъ въ средніе въка. Еще одно замъчаніе, относящееся къ изслъдованіямъ профессора Морошкина. На страницъ 32-й сказано: "городъ Волинъ, что нынъ Вольгасть". Это старое нынъ никъмъ не поддерживаемое мизніе.

- 37) Wend. Cesch. II. 214.
- 38) Saxo Gram. p. 235.
- 39) Saxo, p. 347.
- 40) Id. p. 333-35. Knytlinga-Saga, c. 124.
- 41) Ad. Br. ed. Lindenbr. p. 32, 52, 59, 92. Адамъ говоритъ о Свейнъ; qui omnes barbarorum res gestas, ac si scripta essent, memoria tenuit.
  - 42) Scriptores rerum Danicarum medii ævi, І. р. 51, примъчаніе h.
  - 43) Adam. 70.
  - 44) Saxo, p. 186.
- 45) См. Fragmentum historiæ Daniæ Islandicum ap. Langebek, II. 149. Haraldus rex saucius in Vindlandiam fugit et prope *Iomsborgum* festo omnium Sanctorum expiravit. Сочинитель пользовался Адамомъ, потому что ссылается на Historiam Ham-

burgensem ib. 146. Другой Исландецъ, современникъ Валдемара II-го, говоритъ: Haraldus rex saucius factus in Vandaliam *Iomsburgum* fugit ubi omnium Sanctorum festomortuus est. Langebek II. 425.

- 46) Haraldus.... primus urbem fundasse dicitur quæ Hynisburg nuncupatur, cujus mænia ab Archipræsule Absalone ego Sueno solo conspexi æquari. Langebek I. 51.
  - 47) Knytlinga-Saga c. 24.
  - 48) Wend, Gesch. III. 366.
  - 49) Ibid. III, 385.
  - 50) Ibid. II, 156.
  - 51) Gesch, von Rügen und Pommern I, 303 и слъд.
- 52) Происхожденіе слова неизв'юстно. Я не считаю нужнымъ вычислять всъ удачныя и неудачныя попытки объяснить его. Воть нов'яйшее предположеніе Петерсена. Іот оть мезоготскаго hiuhmas, hium, fem. jumja, т. е. толпа и земля вообще. Отсюда исландск. heimr, Англ. home. Die Züge der Dänen nach Wenden, Mémoires de la Société R. des antiquaires du Nord. 1836 37. р. 123. Исландскія саги принимають Іоть въ смысл'я земли, поэзія скальдовь—въ смысл'я города.
  - 53) Wend. Gesch. I. 28.
  - 54) Chronogr. Saxo 991. Annales Sangalenses majores ad an. 995. etc.
  - 55) Von den Töpfen Vulkans in Julin, Hakens Pomm. Prov. Bl. IV. 151.
- 56) Ueber die Nordlandskunde des Adam von Bremen. 169 74. Ср. того же автора. Zur Beurtheilung Adams von Bremen, Baltische Studien, VI. 183—204. Разборъ Гизебрехтовыхъ гипотезъ написалъ Лаппенбергъ: von den Quellen, Handschriften und Bearbeitungen des Adam von Bremen. Archiv der Gesellschaft für seltere Deutsche Geschichte VI, p. 776 Sqq.
  - 57) Saxo, p. 182.
  - 58) Wend. Geschicht. I. 206.
- 59) Іомсбургская сага, въ первобытной форм'в своей, разсказываеть о подвигахъ Сигвальди и его товарищей до Гіорунгской битвы. Пальнатоки ей неизв'встенъ. Впосл'вдствін сага о Пальнатоки вошла въ составъ Іомсбургской и исказила ее, преимущественно въ хронологическомъ отношеніи. Wendische Geschichten III-376—78, 386—88. Въ посл'вдней, испорченной форм'в дошла въ намъ Іомсб. сага. Есть н'всколько редакцій, но он'в отличаются одна отъ другой только бол'ве или мен'ве подробнымъ изложеніемъ однихъ и т'яхъ же событій. Существеннаго различія н'ять. Я пользовался н'ямецкимъ переводомъ Гизебрехта: Geschichte der Freibeuter von Jom, N. Pomm. Provinzialbil. 1. 90—139. Изъ вс'яхъ уц'ял'явшихъ редакцій это, кажется, древн'яйшая.
  - 60) Wend, Gesch. 1. 207.
- 61) Вопросъ о томъ, кто былъ этотъ Буриславъ, царь земли вендской, много стоилъ труда историкамъ. Сумъ полагалъ, что Исландцы соединили въ одно царствованія польскихъ Мечислава и сына его Болеслава. I) Hist. III. 172. 188. Это мевніе ближе всего къ истинь. Дъйствительно, завоеванія Мечислава и въ особенности сына его сблизили ихъ съ волинскими викингами. Волеславъ былъ владътелемъ значительной части земли вендской. Свидътельства лътописей многочисленны, Martinus Gallus, p. 37: "ipse (Boleslaus) namque Selenciam. Pomeraniam et Prussiam usque adeo vel in perfidia resistentes, vel conversos in fide solidavit".... Kadlubek 1. p. 39: "Selenciam, Pomeraniam, Prussiam, Russiamque suae subjiciens ditioni"... Helmold 1. c. 15: "Eodem quoque tempore, Bolizlaus Polonorum christianissimus rex.... omnem Slaviam, quae est ultro Odoram, tributis subjecit.... "Ckenтицизмъ Гизебректа здъсь неумъстенъ (Wend. Gesch. 1. 232). Отъ исландской саги. по самому способу ея происхожденія, нельзя требовать точности хронологической и мъстной. Впрочемъ, въ пользу Сумова предположенія есть еще доводъ: Іомсб. сага говорить, гл. 13. что Свейнъ датскій и Сигвальди были женаты на родныхъ сестрахъ, дочеряхъ Бурислафа. У Титмара Мерзебургскаго, лътописца строгаго и правдиваго, встръчаемъ извъстіе, что Свейнъ быль точно женать на дочери Ме-

числава, сестрѣ Болеслава, которыхъ Исландцы смѣшивали такъ, какъ они смѣшивали имъ болѣе близкихъ и извѣствыхъ Гаральда и Свейна. Смот. Thietm. Merseb. VII. с. 28.

- 62) Iomsvik. Saga, сар. 13. Объть конунга очевидный анахронизмъ. Сага смъшиваетъ Гаральда съ Свейномъ, который дъйствительно воевалъ съ Этельредомъ.
  - 63) Iomsvik. Saga, c. 13.
  - 64) Iomsvik. Saga, c. 13.
  - 65) Iomsvik. Saga, c. 15.
  - 66) Saxo, p. 183.
  - 67) Wend, Gesch. 1. 222. Въ 980 Сигвальди быль еще въ Іомсбургъ.
- 68) Исландецъ Віорнъ принесъ на родину первые разсказы о Пальнатоки. Изъ нихъ сложилась особливая сага, которую впослѣдствіи соединили съ Іомсбургскою. Но сага о Пальнатоки, помѣщенная въ началѣ на перекоръ хронологической точности, поглотила, такъ сказать, остальное содержаніе. Пальнатоки является главнымъ, почти единственнымъ виновникомъ Іомсбургской славы. Саксонъ Грамматикъ разсказываеть объ немъ только какъ объ отличномъ стрѣлкѣ и убійцѣ Гаральда Влаатанда.
  - 69) Iomsvik. Saga, c. 7.
- 70) Leitfaden zur nordischen Alterthumskunde, herausgegeben von der königl. Gesellschaft für nordische Alterthumskunde. Kopenhagen. 1837, crp. 69.
  - 71) Einerson not. ad speculum Regale Norweg. p. 35.
  - 72) Iomsvik. Saga, c. 8.
- 73) Самое подробное изслѣдованіе о Пальнатоки находится въ упомянутомъ мною изслѣдованіи Веделя Симонсена объ Іомсбургѣ. Основываясь преимущественно на словахъ Саксона: "Toki provincia Iumensi ortus", Ведель полагаеть, что Пальнатоки, потомокъ этого Токи, былъ Славянинъ. Нелѣпость такого предположенія доказана П. Э. Мюллеромъ: Ueber Wedel Simonsen, N. Pomm. Provinzialbil. III. 161.
- 74) Saxo, р. 184 6. Невъроятность Саксоновыхъ разсказовъ бросается въ глаза. Во 1-хъ какъ могли умолчать Исландцы о такихъ событіяхъ, которыя сверхъ своей важности, по самому характеру своему принадлежать сагъ; во 2-хъ, откуда взяль Гаральдъ власть, которая давала ему возможность подвергать свободныхъ Скандинавовъ такимъ испытаніямъ? Едва ли не правъ П. Э. Мюллеръ, утверждающій, что весь этоть разсказь взять изъ какого нибудь восточнаго, зашедшаго на съверъ преданія. Быть можеть также, что источникомъ этого преданія былъ Геродоть III. 34. 35. Но не у одного Саксона встръчается оно. Исландскія саги приписывають подвиги, подобные подвигу Пальнатоки, другимъ лицамъ, жившимъ прежде и послъ Іомсбургскаго вождя. Р. Е. Müller, Sagabibliothek. II. 172 слъд. III. 359. Эти басни нашли далекій отголосокъ. Онъ повторились потомъ въ исторім Вильгельма Теля. Кому не знакома эта исторія? Сомивнія вь достов'врности событія, не засвидътельствованнаго ни однимъ современникомъ, считались гръхомъ противъ народной славы Швейцарской. Уріилъ Фрейденбергеръ, авторъ изслъдованія Guillaume Tell, fable Danoise, Bern, 1760, быль судимь за оскорбленіе отечества, и книга, по судебному приговору, сожжена рукою палача. Не смотря на опасности, грозившія скептикамъ, не смотря на ученость защитниковъ преданія о Телъ, изъ которыхъ достаточно назвать Ioaнна Мюллера (Sämmtliche Werke. Т. VIII. р. 308), потомство иначе ръшило это дъло и оправдало Фрейденбергера. Въ 1835 году появились Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde, изданныя Коппомъ. Это собраніе грамоть и другихъ актовъ доказало, во 1-хъ. что извъстія о началахъ швейцарскаго союза искажены писателями позднъйшими и что до 1743 года, когда была издана исторія Швейцаріи Чуди, въ народъ существовали другія преданія, не сходныя съ теми, которыя образовались изъ разсказовъ названнаго лътописца. Корр. 44 — 45. Во 2-хъ, Гессперъ, играющій столь

важную роль въ сказаніяхъ о Тель, никогда не быль фогтомъ Кюсснахтскимъ. Id. р. 63. Наконецъ Гизели въ своихъ Recherches critiques sur l'histoire de Guillaum Telle показалъ, какъ простыя пъсни народа о стрълкъ Вильгельмъ (Тель есть имя нарицательное: простякъ) подъ перомъ лътописца соединились съ скандинавскими сагами. Какъ и когда эти саги пришли въ Швейцарію, сказать трудно. Выть можетъ, этимъ фактомъ доказывается скандинавское происхожденіе, которое себъ приписываютъ жители кантона Швица. Аристократическая фамилія Чуди, къ которой принадлежалъ знаменитый лътописецъ, жившій въ XVI въкъ и давшій разсказамъ о Тель ту форму, въ какой они дошли къ намъ, вела свой родъ изъ далекихъ, восточныхъ странъ.

- 75) Доказательства приведены выше. Ср. Barthold, Gesch. von Pommern und Rügen, 1. 315.
- 76) Ведель Симонсенъ говорить, что Пальнатоки умеръ въ 999 году, но его предположенія основаны только на свидѣтельствѣ Іомсб. саги, источника весьма недостовѣрнаго относительно хронологическихъ опредѣленій. По словамъ саги, Пальнатоки поссорился съ питомцемъ своимъ Свейномъ, получилъ отъ вендскаго царя Бурислава землю Іомъ и умеръ вождемъ Іомсбурга и врагомъ Даніи. Іотsv. Saga c. 7—12.
- 77) Snorre Sturleson, Saga af Olafi konungi Triggwasini, сар. 118—131. Saxo, р. 190—191. Adam. Brem. 82. Сводъ и повърка противоръчащихъ одно другому свидътельствъ у Гизебрехта, Wend. Gesch. I, 240—250.
- 78) Wend. Gesch. I. 250, Wedel Simonsen, р. 9. Объ отношеніяхъ Волина къ Іомсбургу у насъ нътъ хорошихъ извъстій. Въроятно, что Волинцы были сначала подвластны датскимъ вождямъ Іомсбурга, но когда эта кръпость отложилась отъ датскихъ конунговъ, Волинцы стали союзниками и сподвижниками бывшихъ господъ своихъ. Изъ словъ Торфея: "adiunctum muneri honore mistum onus, sub custodis limitum titulo arcendi a finibus etc.". Hist. rer. Norvegic. Part. II. lib. VII. с. 5 можно заключить. что Іомсвикинги служили Волинцамъ. Въ этомъ нътъ ничего невозможнаго, если дъло идетъ объ XI въкъ. Впрочемъ истину Торфеевыхъ предположеній повърить трудно, по недостатку пособій.
- 79) Въ 1043 году, Магнусъ Добрый, король датскій и норвежскій, взяль и сжегь Іомсбургь. "Magnus autem rex, posteaquam in Vindlandiam venit, Iomsborgum aggressus, oppidi munimentis mox expugnatis, incolarum plurimos occidit, oppidum ipsum subiecto igne cremavit, ruraque late vicina incendiis vastavit, maxima belli foeditate grassatus". Snorre Sturleson, Saga af Magnusi Goda, c. 25. Onycroшеніе окрестностей свидътельствуеть о союзъ, соединявшемъ къ одному дълу викинговъ и волинскихъ Вендовъ. Снорре даже жителей Іомсбурга называетъ Вендами: "Vendas Iomsborgum habitantes" l. с. Схоліасть Адама Бременскаго № 44 говорить о тоть же событи, но не въ столь опредбленныхъ выраженияхъ: "Мадnus rex classe magna stipatus Danorum, opulentissimam Slavorum obsedit civitatem Iuminem. Clades par fuit. Magnus omnes terruit Slavos". Быть можеть, Магнусъ подходиль къ самому городу Волину. Приведенныя въ 1-мъ отдёлё слова Гельмольда: "hanc civitatem opulentissimam, quidam Danorum rex maxima classe stipatus etc." очень близки къ словамъ стараго схоліаста. Не передълалъ ли Гельмольдъ этихъ извъстій, вслъдствіе какихъ нибудь недоразумъній? Ср. Dahlmann, Gesch, von Dännemark, I, 121.
- 80) "Piraticae usus nostris creber, Sclavis perrarus.... ob hoc latius ad eos manare coepit quod Iulini oppidi piratae, patriae studiis adversum patriam usi, eo maxime Danis, quod ab ipsorum ingeniis traxerant, nocuerunt." Saxo. p. 186.—"Ea tempestate Sclavorum insolentia diu Danicae rei miseriis alita.... piratica nostros acerrime lacessebat". Id. p. 225.—"Magnus... Slavis terribilis qui post mortem Knut Daniam infestabant" Adam. Brem. 114.
  - 81) Iulinum certissimum Danorum perfugium proscriptorum. Saxo, 225.
  - 82) Alli et Herri Scaniae oriundi, sed eius usum facinoribus demeriti.... ma-

ritimis patriam latrociniis incessentes rem Danicam atrocius profligare coeperunt". Saxo, ibid.

- 83) Saxo, ibid.
- 84) Tunc Danica juventus Julinum adorta fractos obsidione cives, quot-quot intra moenia piratas habebant, cum pecunia pactionis nomine praebere coegit. Quibus nostri in potestatem acceptis, laesae patriae poenas crudelissima mortis ratione expetendas duxerunt. Saxo, ibid. За симъ слъдуеть описаніе ужасной казни.
- 85) Nec semel quidem Ericus Sclavici roboris amplitudinem pressit et nervas debilitavit, sed iterum ac tertio effrenata gentis illius ingenia tanto terrore retudit, ut nulla eum ulterius piratici aestus procella pulsaret. Saxo, ibid.
- 86) Quem incursationis morem nostris annis Waldemari regis maximique pontificis Absalonis propensae pro civibus excubiae domuerunt. Quorum strenuo interventu tranquillus terris cultus geritur, tuta aquis navigatio celebratur. Saxo, 187.
- 87) Saxo, p. 347. Suen Aggeson apud Langebeck, Scriptores rerum Dan. med. aevi. I. 51. Значительная часть жителей разореннаго Волина удалилась въ Каминъ, куда была перенесена также каеедра епископа. См. Barthold, Gesch. von Pom. und Rügen, II. 232. Giesebrecht, Wend. Gesch. III. 225. Волинъ былъ въ послъдній разъ разоренъ Датчанами, въ 1177 году.
  - 88) Gesch. von Pom. und Rügen. I. 404-423.
- 89) Ernesti de Kirchberg Chronic. Mecklenburg. ap. Westphalen, Mon. ined. IV. 593—840. Кирхбергъ еще принимаеть Винету, Юлинъ и Волинъ за названіе того же города.

Als Wynneta wart virstört, ich hans gelesin und gehört, Daz sy widder buwete sus, mechtig der Keysir Iulius, und nante sy do Iulyn. nu nennet man sy Wolyn. p. 614.

- 90) Ranke, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Reformation. V. 492. Я надъюсь представить подробную характеристику этого періода въ исторіи науки въ приготовляємой мною біографіи Ульриха фонъ Гуттена. Ср. также Бартольда Gesch. von Pom. u. R. I. 408.
  - 91) Alberti Crantzii Wandalia, II. c. 19. 20.
  - 92) Dansk. hist. I. 499. II. 159-162.
  - 93) Geschichtl. Untersuchung. ueber Iomsburg. p. 59.
  - 94) Vita S-ti Angarii c. 19, ap. Pertz, Il. 704.
  - 95) Wandalia, c. 33.
- 96) Wineta nobilissima Europae civitas fuisse creditur in terra Usedomensi in Pomerania, ubi adhuc prope Swinam cujusdam nobilis civitatis ostenduntur reliquiae. Pomerania, I. с. 6. Но подводные утесы, которые принимались за развалины Винеты, лежать не близь Свины, а слишкомъ три мили далъе на западъ, у Дамерова.
- 97) Quidam vero ex ipso situ Winetam dicunt fuisse, quae nunc dicitur Wollin. Nec vanis ducuntur argumentis. Ibid. Меланхтонъ, который коротко зналъ Бугенгагена и, безъ всякаго сомнънія, читалъ его сочиненіе о Помераніи. полагалъ, что это Волинъ стоялъ на мъстъ Винеты. Вотъ слова его: "non procul a Stettino oppidum est Iulinum, ubi portus commodissimus, quare ibi propter mercatum fuisse olim ajunt amplam urbem, quam Venetam nominant et ruinae adhuc cernuntur". Oratio de vita Bugenhagii in praef. "Portus commodissimus" очевидно нейдеть къ положенію Волина на Дивеновъ, но подтверждаеть мое мнъніе, что устье Свины служило гаванью торговаго города.
  - 98) Ар. Westphalen, Mon. ined. I. 168. Сочиненіе это написано около 1521 года.
  - 99) Annales Herulorum et Vandalorum, p. 198.
  - 100) Здівсь дівло идеть только о Винетів. Вообще Канцовів не отличался стро-

гимъ уваженіемъ къ истинѣ. Доказательства находятся въ III томѣ Бартольдовой исторіи Помераніи и Рюгена.

- 101) Aber kein Maurwerk ist mehr dar;.... Allein seint die groszen fundamentsteine noch vorhanden und liegen noch so an der Rege, wie sie unter eim Hause ligen pflegen, eins neben dem andern, und an etlichen ortern andere noch droben. Darunter seint so grosze steine, an drey oder vier orten, das sie wol ellen hoch über Wasser scheinen, als das man achtet, es werden da ire kirchen oder ratsheuser gestanden sein.... Und die fischer des orts sagten uns, das noch gantze Steinpflaster der gassen da weren, und weren übermoset, das man sie nicht sehen könte; sunst wan man einen spitzen stangen oder spies hinein stiesze, so könte mans wol fülen.... Aber was wyr sahen, deuchte uns, das es wol so grosz war, als Lübeck". Thomas Kanzow's Chronik von Pommern, in hochdeutscher Sprache, herausgegeben von Fr. L. B. von Medem, Anclam, 1841, p. 34—35.
- 102) Dan ob wol Wollin zu der Zeit ein mechtige Stat gewest, so ist doch Wineta viele mechtiger gewest...." Id. p. 33.
- 103) Теперь, когда благодаря трудамъ Бемера и Медема изданы оба текста хроники Канцова, очевидно, что "Рошегапіа", изданная Козегартеномъ и приписанная имъ Канцову, 'состояла, равно какъ и многіе сборники того же имени и сходнаго содержанія, изъ настоящаго сочиненія Канцова и многочисленныхъ дополненій и вставокъ, сдёланныхъ впоследствіи учеными, которые занимались тёмъ же предметомъ. Были также и сокращенія.
  - 104) Zedlers Universallexicon, Томъ 57, стр. 819.
  - 105) Barthold, Gesch. von Pom. und Rügen I. 414.
  - 106) Dähnert, Pom. Bibl., III, 126. Cp. Chythraei procem. p. 33.
- 107) Ioh. Micraelii sechs Bücher vom alten Pommerlande. 1723. I. 97. Первое изданіе вышло въ 1640 году.
- 108) Geographie von norder Deutschland, crp. 123. Geschichte der Pommerschen und Rugianischen Staedte crp. 617.
  - 109) Stolle, Beschreibung und Geschichte von Demmin. Greifsw. 1772, crp. 466.
  - 110) Büschings Magasin, VIII. Geschichte der Stadt Iulin. crp. 389.
  - 111) Стр. 393.
  - 112) Стр. 399.
- 113) Президенть Кеффенбринкъ говорить, что дочь великаго Бурислафа, Гейра, была назначена отцемъ вице-королевою Поморья. Привожу слова его въ подлинникъ. Der Geira war einer namens Dixin zum ersten Minister in Hof-und Staatsangelegenheiten an die Seite gesetzet. Als nun eben in diesem Iahr 974 eine fremde Flotte bei dem Vindlandischen oder Iulinschen Werder anlandete, deren Mannschaft mit den Anwohnern der Küste nicht feindselig umging, sondern sich vielmehr ungemein sittsam und angenehm aufführte; so übernahm es gedachter Premier-ministre selbst diesen Gästen im Namen der Vice Königin die Ueberwinterung anzutragen... Стр. 402. Эти люди, которые такъ пріятно и нравственно вели себя, были Норманы Олафа Триггвезона, одного изъ самыхъ жестокихъ пиратовъ X-го въка.
- 114) Vier und zwanzig Bücher Allgemeiner Geschichte, въ полномъ собраніи сочиненій, томъ III, 218. При этомъ нельзя не вспомнить строгаго и отчасти справедливаго приговора, который произнесъ надъ Мюллеромъ другой болье великій историкъ, Нибуръ.
- 115) Этотъ "Codex", который служить дополненіемъ къ "Justicia Lubicensis". напечатанъ у Вестфалина, Mon. ined. 111. р. 632.
- 116) Ipse vero Haraldus graviter sauciatus fugit ex acie, ascensaque navi elapsus est ad civitatem opinatissimam Slavorum, nomine Winnetam. Helmold. I. 15. Cp. Adam. Brem. 70.
  - 117) Zöllners Reise durch Pommern nach Rügen, crp. 505.
  - 118) Lindfors de civitate Iomensi, p. 72.
  - 119) Slowanské starožitnosti, p. 894.

- 120) Ibid. 69.
- 121) Scriptores rerr. Danic. medii aevi I. 51-50.
- 122) См. примъчанія къ Штенгеймову изданію Гельмольдовой літописи, р. 581.
- 123) Chronicon Slavorum Helmoldi ex recensione Henr. Bangerti, p. 48.
- 124) Eccardi Corp. hist. medii aevi, I. 339.
- 125) Ibid. II.
- 126) Lindenbrogii Scriptores rer. Septentrionalium, р. 189. Эту Луннету смѣшивали многіе съ скандинавскимъ Лундомъ, противъ чего возставалъ еще Бугенгагенъ.
  - 127) Westphalen, Mon. ined. III. 632.
- 128) Barthold, Gesch. von Pom. und Rügen. I. 420. Руморъ видълъ въ Любскомъ архивъ не напечатанный списокъ членовъ городоваго совъта, въ которомъ вовсе не упоминается о Юлинъ и Винетъ. Sammlung für Kunst und Historie, I. 79.
- 129) Geschichtl. Untersuchungen über Iomsburg, p. 37. Грамота Генриха IV отъ 1064 года. Она напечатана у Линденброга Scriptores rerum germanicarum Septentrionalium etc. p. 142, № 28.
  - 130) Zöllner, Reise nach Rügen, 123, 522, 523.
  - 131) Vedel Simonsen, Gesch. Untersuchungen über Iomsburg. p. 44.
  - 132) Ibid.
- 133) Ueber die Gebirgstrümmer einer vorgeblich von der See verschlungenen Stadt Vineta, Zach: Monathl. Correspondenz. 1802. Mai, crp. 438. October, crp. 347.
  - 134) Humoristische Reisebilder. 1838.
  - 135) Ibid. p. 75--98.
- 136) Gesch. von Rügen und Pommern, I. 420. Примъчаніе. Вотъ въ короткихъ словахъ опроверженіе Мейнгольдовыхъ положеній: иноземное слово Винета не могло быть основою народнаго преданія; если бы въ самомъ дѣлѣ море поглотило каменный городъ, то развалины его по прошествіи стольтій не могли бы остаться въ томъ правильномъ расположеніи, какое замѣтили Канцовъ и Луббехъ; камень, найденный близь Свинемюнде, самъ по себѣ ничего не доказываетъ, а сверхъ того, его никто не видалъ въ Штетинѣ, куда, по словамъ г. Мейнгольда, онъ былъ посланъ; черепки отъ урнъ встрѣчаются не въ однѣхъ окрестностяхъ Дамерова; найденныя золотыя монеты, даже если бы этотъ фактъ былъ достовѣрнѣе, недостаточное свидѣтельство. Такіе клады попадались не разъ въ разныхъ мѣстахъ острова Волина. Что море въ глубокой древности измѣнило форму острова и оторвало даже часть берега—это возможно и даже вѣроятно; но этимъ не доказывается существованіе поглощеннаго города.
- 137) XIV-й Отчеть Общества померанской исторіи и древностей. Baltische Studien, VII. 249—253.
  - 138) Wend. Gesch. II. 128.
  - 139) Ibid.

## АББАТЪ СУГЕРІЙ.

## ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗСЛЪДОВАНІЕ.

De ces monuments le plus instructif, le plus authentique, est, sans contredit, la vie de Louis le Gros, par Suger. On ne saurait l'étudier avec trop de soin et de trop près. Elle repend des lumières infinies sur l'état de la société française à cette époque. J'en tirerai presque tout ce que je vais mettre sous vos yeux.

Guizot, Hist. de la civilisation en France. Leçon 42.

(Диссертація на степень доктора. Напечатана особою книгою въ 1849 году).

При бъдности нашей исторической литературы, при недостаткъ книгь, удовлетворяющихъ существеннымъ потребностямъ русскихъ читателей, каждое новое историческое сочинение должно оправдать свое появление важностію своего содержанія. Нуждаясь въ необходимомъ, мы не имъемъ права на ученую роскошь. Германія справедливо гордится отдівломъ своей литературы, доступнымъ однимъ спеціальнымъ ученымъ, безчисленными монографіями, въ которыхъ разобраны мельчайшія подробности каждой науки. Но намъ еще далеко до такого богатства. Ученая производительность идеть у насъ не въ уровень съ требованіемъ читающей публики. У насъ нътъ не только хорошихъ оригинальныхъ, но даже переводныхъ книгъ объ исторіи главныхъ народовъ древняго и новаго міра. Н'ють значительныхъ произведеній, къ которымъ могли бы примкнуть частныя изследованія. При такомъ положеніи литературы монографіи не могутъ имъть большаго значенія, принести существенной пользы. Онъ по необходимости получають характерь отрывковъ, незанимательныхъ для публики, мало знакомой съ содержаніемъ цълаго.

Къ чему же послужить въ такомъ случав изслъдованіе объ аббать Сугеріи? Мало ли именъ болье громкихъ, съ большимъ правомъ на общее вниманіе сохранила исторія? Стоило ли писать разсужденіе о предметь, не имъющемъ для насъ никакого, по крайней мъръ признаннаго, значенія? Частная цъль автора — полученіе высшей ученой степени — не можетъ служить оправданіемъ безплодному для другихъ труду. Скажемъ болье: чъмъ значительнъе начитанность, обнаруженная въ такомъ трудъ, тъмъ строже долженъ быть падающій на него приговоръ. Сухое, не приложенное къ пользъ общества знаніе, въ наше время не высоко цънится. Оно слишкомъ легко достается. Если увеличился матеріалъ науки, то съ другой стороны и еще въ большей

степени усилились средства, которыми его можно себъ усвоивать. Современниковъ Гримма, Неандра, Шлоссера трудно удивить одною ученостію.

Не приписывая особенной важности изслѣдованію, которое предлагаю теперь на судъ русскихъ читателей, я смѣю думать, что оно, именно по предмету своему, не лишено нѣкоторой занимательности.

Исторію не безъ основанія обвиняють въ несправедливости. Она часто даеть успъхь неправому двлу, часто возлагаеть ввнець победы на недостойное чело. Иногда слава подвига достается не самому совершителю, а другому, заслонившему его случайно или умышленно. Исторія довольствуется осуществленіемъ законовъ, которымъ подчинено ся движеніе, и предоставляеть нашему нравственному чувству приговорь надь людьми, избранными ею для достиженія ея цівлей. Благо тому, кто явнымъ дівломъ или невівдомымъ, духовнымъ участіемъ содъйствоваль осуществленію Историческаго закона. Въ наслажденіи подвигомъ онъ обръль себъ высшую награду, какую даетъ жизнь. Но совершенное имъ не всегда по достоинству оценено современниками, и имя его можеть не дойти до потомства. Въ славъ болъе случайнаго, чъмъ обыкновенно думають. Въ исправлении такихъ несправедливостей Исторіи заключается одна изъ самыхъ благородныхъ обязанностей Историка. Онъ долженъ поставить на видъ забытыя заслуги, уличить беззаконныя притязанія. Это нравственная, въ высшемъ значеніи слова юридическая часть его труда. Нужно ли доказывать ея важность? Исторія можеть быть равнодушна къ орудіямъ, которыми она двиствуетъ, но человъкъ не имъетъ права на такое безстрастіе. Съ его стороны оно было бы гръхомъ, признакомъ умственнаго или душевнаго безсилія. Мы не можемъ устранить случая изъ отдъльной и общей жизни, но нельзя допустить его тамъ, гдъ дъло идеть объ оцънкъ людей, на которыхъ лежить великая отвътственность Исторической роли. Приговоръ долженъ быль основанъ на върномъ, честномъ изученіи дъла. Онъ произносится не съ цълью тревожить могильный сонъ подсудимаго, а для того чтобы укръпить подверженное безчисленнымъ искушеніямъ нравственное чувство живыхъ, усилить ихъ шаткую въру въ добро и истину. Да будеть же воздано каждому по заслугамъ: признательность разнороднымъ труженикамъ, въ потв лица работавшимъ на человъчество, удовлетворившимъ какому-нибудь изъ его требованій; строгое осужденіе людямъ, обманувшимъ современниковъ счастливою отвагою или геніальнымъ эгоизмомъ. Въ возможности такого суда есть нъчто глубоко утъщительное для человъка. Мысль о немъ даетъ усталой душъ новыя силы для спора съ жизнію.

Аббата Сугерія конечно нельзя поставить на ряду съ великими двигателями всемірной Исторіи. Онъ принадлежить исключительно одному народу, одному въку. Въ числъ его современниковъ встрътимъ людей съ болъе обширнымъ кругомъ вліянія, съ болъе глубокимъ умомъ. Но можно смъло сказать, что онъ положилъ первый камень политическаго зданія, достроеннаго Лудовикомъ XIV, т. е. французской монархіи. До него король былъ только вождемъ феодальной аристократіи. Вліяніе Сугерія, или лучше сказать церкви, которой онъ былъ органомъ въ государствъ, заставило Лудовика VI стать въ иное положеніе. Явилась новая теорія монархической власти. Государямъ Капетингской династіи была указана новая цъль, новая дъятельность. Политическая Исторія этой эпохи, столь важной по своимъ отношеніямъ къ дальнъйшимъ судьбамъ Франціи, изложена мною въ настоящемъ изслъдованіи. Сугерію принадлежить въ немъ первое мъсто. Онъ имъеть на него двоякое

право: какъ дъйствующее лицо и какъ Историкъ. Въ "Жизни Лудовика Толстаго", написанной аббатомъ Сугеріемъ, находится не только подробный разсказъ о незамъченной другими лътописцами борьбъ обновленной монархіи съ непокорными ей стихіями общества, но въ ней высказана самая мысль, вызвавшая борьбу. Главнымъ представителемъ этой мысли былъ никто другой, какъ аббатъ Св. Діонисія.

Въ заключение считаю нужнымъ отдать отчеть въ твхъ ученыхъ пособихъ, какими я пользовался при составлении моего изслъдования.

Наиболъе обязанъ я знаменитому собранію памятниковъ французской Исторіи, изданному Бенедиктинскими монахами конгрегаціи Св. Мавра (Recueil des Historiens des Gaules et de la France). Для краткости я привожу въ ссылкахъ только имя Буке (Bouquet), перваго изъ издателей. Я нашель здёсь не одни только тексты источниковъ, но множество указаній всякаго рода. Къ сожальнію нъкоторые памятники, важные для Исторіи Франціи въ XI и XII въкъ, напочатаны въ этомъ собрании невполиъ. Я прибъгаль въ такихъ случаяхъ къ другимъ сборникамъ, находящимся въ библіотекъ Московскаго Университета, особенно въ изданнымъ Дюшеномъ (Duchesne): Historiæ Francorum scriptores, въ IV томъ которыхъ помъщено почти все непосредственно касающееся до Сугерія, и къ сдъланному подъ надзоромъ Гизо переводу французскихъ льтописей (Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au XIII siècle). Съ равною признательностію должень я упомянуть о другомь превосходномь труд'ь твхъ же Бенедиктинцевъ, о начатой ими Histoire littéraire de la France. Подобной исторіи отечественной литературы нізть ни у одного народа. Она замънила мнъ много книгъ, которыхъ нельзя достать ни въ нашихъ библіотекахъ, ни черезъ книгопродавцевъ. Изъ монографій, относящихся къ моему предмету, у меня была только большая статья объ аббать Сугеріи графа Карне, напечатанная имъ въ I томъ Études sur les fondateurs de l'unité nationale en France, Paris, 1848. Она написана умно, съ върнымъ взглядомъ на аббата Св. Діонисія, но въ сущности есть болье литературное, чъмъ ученое произведеніе. Изъ мелкихъ недосмотровъ автора, изъ многоръчивыхъ, не всегда нужныхъ описаній и отступленій можно заключить, что онъ не даль себъ труда подробно изучить время Сугерія. Другой, вышедшей еще въ XVIII въкъ, болъе обширной біографіи Сугерія (Histoire de Suger par. D. Gervaise, 3 volumes), которою много пользовался Карне, я не видаль и знаю ее только по его ссылкамъ и строгому, но повидимому справедливому отзыву Бенедиктинцевъ (Histoire littéraire de la France, XII, 362, 403).

Такое лице, какъ Сугерій, не могло не обратить на себя вниманіе новъйшихъ писателей французской исторіи. Гизо посвятиль ему нъсколько прекрасныхъ страницъ въ Исторіи французской цивилизаціи. Сисмонди и Генрихъ Мартенъ довольно подробно говорятъ о немъ, разсказывая царствованіе Лудовика Толстаго. Заслуги и недостатки Женевскаго историка и его взглядъ на событія довольно извъстны образованнымъ читателямъ. Можно напередъ угадать его воззрѣніе на аббата Св. Діонисія. Онъ смотрить на него, какъ моралистъ Женевской школы. Простой, не столь подробный, но върный источникамъ разсказъ Мартена по моему мнѣнію выше. Странно, что Мишеле почти не коснулся Сугерія и его дъятельности. Онъ едва упомянуль о немъ.

Начало Капетингской династіи не предвъщало той великой будущности, которая была суждена этому роду. Гугонъ Капеть и его ближайшіе преемники почти не выдвигались изъ рядовъ феодальной аристократіи, которой они считались главами. Въ числъ ихъ вассаловъ были владъльцы, далеко превосходившіе ихъ своимъ могуществомъ и вліяніемъ на современныя событія. Четыре покольнія Капетинговь сошли въ могилу, не совершивъ ни одного памятнаго народу дела. Ихъ нельзя сравнивать съ последними государями вытесненной ими династіи. Потомки Карла Великаго пали не вследствіе личныхъ ошибокъ или недостатковъ, а подъ бременемъ тяжелаго наследія, завещаннаго имъ предкомъ. Это наследіе заключалось въ идеяхъ государственнаго единства и порядка, взятыхъ у Римскаго міра и неприложимыхъ къ обществу, которое разлагалось на самыя дробныя части свои. Феодализмъ одолълъ, потому что другой политической формы не могли вынести тогдашніе народы западной Европы; но паденіе Каролинговъ не было постыдно. Они сдълали все, что могли сдълать воля и силы одного рода противъ неотразимаго движенія событій. Гугонъ Капетъ подняль вънецъ, свалившійся съ головы умершаго на двадцатомъ году отъ рожденія Лудвига V. Дъло было не трудное. Кромъ слабаго Карла Лотарингскаго, дядв Лудвига, у Гугона не было соперниковъ. Изъ другихъ вассаловъ французскаго короля никто не искаль безплодной чести быть первымъ между равными (primus inter pares). Монархическія понятія предыдущей и посл'вдующей эпохи были чужды феодальной Франціи X въка. Король быль для нея не выраженіемъ народнаго единства, а представителемъ прошлаго, враждебнаго настоящему порядка вещей. Его значеніе основывалось на преданіи, а не на живыхъ потребностяхъ общества. Върная союзница монархіи, церковь испытала въ Х стольтіи такую же участь; она должна была уступить феодализму, заключивъ съ нимъ невыгодную для себя сдълку. Этимъ объясняется равнодушіе, обнаруженное современниками при переворотъ 987 года. Леннымъ владъльцамъ нечего было жальть о паденіи прежней династіи, за которою они сознавали много нарушенныхъ ими правъ. Повая династія была ровесница новому обществу. Она стояла въ уровень съ нимъ и не внушала ему никакихъ опасеній, потому что не могла ничего требовать во имя прошедшаго. Ея родоначальникъ принадлежаль самъ къ сословію, положившему конецъ государству Карла Великаго. Отношенія Гугона къ вассаламъ лучше всего высказались въ извъстныхъ словахъ Альдеберта, графа Перигорскаго. На вопросъ разгиваннаго короля: кто поставиль тебя графомъ? онъ отвъчаль другимъ: кто поставиль тебя королемъ? Есть причины думать, что Гугонъ не быль лично убъжденъ въ законности своихъ правъ на престоль. Онъ царствоваль девять лътъ, но не носиль вънца королевскаго, говорять о немъ лътописи (1). Введенный имъ и болье двухъ сотъ лътъ существовавшій во Франціи (2) обычай короновать наслъдника престола при жизни отца можетъ въ свою очередь служить доказательствомъ непрочнаго положенія первыхъ Капетинговъ. Только церковь имъла возможность дать своимъ признаніемъ и благословеніемъ нравственную основу ихъ сомнительному праву.

Нельзя впрочемъ не замътить, что Капетинги XI въка мало заслуживали покровительства церкви. Господствующимъ явленіемъ этого столь богатаго событіями въка было освобожденіе церкви изъ подъ феодальной опеки. Изъ государей тогдашней Европы французскіе короли всіхъ меніве приняли участія въ великой распръ между свътскою и духовною властію. Причастные симоніи не менъе другихъ князей (3), они ни разу не обнаружили намъренія стать вь ряды противниковь, или заступниковь папы. Проклятіе, произнесенное главою Западной Церкви надъ сыномъ и правнукомъ Гугона Капета (4), не было слъдствіемъ ихъ сопротивленія его воль: оба они навлекли на себя праведный гитвы папъ личными страстями своими, проступками, въ которыхъ не было ничего общаго съ религіозно - политическимъ движеніемъ той эпохи. Отзывы літописцевъ о короляхъ Роберть, Генрихь І и Филиппъ I доказывають, что ихъ бездъйствіе было съ негодованіемъ замъчено современниками. "Мы видъли", говорить льтопись Анжуйская, праздное правленіе короля Роберта. Сынъ его, нынъшній королекъ (regulus) Генрихъ не уступаетъ отцу въ постыдной лъни (5)". Преемникъ Генриха, Филиппъ I - й подвергся еще болбе жестокимъ нареканіямъ. Въ 1074 году, Григорій VII писаль французскимъ епископамъ: "государство французское, ивкогда столь славное и могущественное, давно уже сощло съ высоты своего величія и, при возрастающей порчь нравовъ, утратило важивний добродьтели. Но въ настоящее время достоинство и честь государства окончательно погибли. Законы презръны, право попрано. Дъла позорныя, жестокія, невыносимыя совершаются безнаказанно и обратились въ обычай. Виною всему наущаемый дьяволомъ король, или, лучше сказать, притъснитель вашъ. Жизнь его опозорена постыдными и преступными поступками, правленіе безплодно, достойно жалости и презрънія. Такого правителя нельзя найти даже въ басняхъ (6)". Въ этихъ обвиненіяхъ, безъ сомивнія, много преувеличеннаго. Король Филиппъ быль слабый, но отнюдь не жестокій государь. Генрихъ IV началъ великую борьбу имперіи съ папствомъ; французскій вассалъ завоевалъ Англію; начались крестовые походы, а французскій король не двигался, и среди всёхъ этихъ происшествій, только однажды заставилъ говорить о себъ, когда женился на Бертрадъ, графинъ Анжуйской, увезенной имъ отъ живаго мужа Фулькона Угрюмаго. Церковь расторгла беззаконный бракъ, но связь продолжалась къ соблазну цълой Европы. Бертрада примирила своихъ супруговъ: она неръдко являлась съ

Digitized by Google

обоими народу. Король садился съ нею рядомъ, графъ на скамъѣ, у ея ногъ. Много всякаго рода оскорбленій вынесъ Филиппъ въ теченіи сорокавосьмильтняго парствованія своего отъ духовенства и вассаловъ; но онъ не пытался стать выше, оградить себя отъ возможности подобныхъ обидъ. Быть можетъ, не одно нравственное безсиліе было причиною его терпънія. Стоитъ взглянуть на карту Франціи предъ концемъ XI въка, для того. чтобы убъдиться въ ръшительномъ перевъсъ властей феодальныхъ надъ королевскою (7).

Изъ 86 департаментовъ нынешней Франціи, около двадцати принадлежали тогда къ совершенно другой политической системъ. Изъ нихъ образовались герцогства Лотарингскія, графство Бургундское и королевство Арелатское, которыя входили въ составъ Германской имперіи. Болье тридцати (8) департаментовъ, лежащихъ къ югу отъ Луары, принадлежали герцогамъ Аквитанскимъ, графамъ Тулузскимъ и другимъ туземнымъ династамъ, всл'ядствіе географическаго положенія своихъ владічій, мало доступныхъ вліянію короля. Князья южной Франціи упоминали его имя въ своихъ грамотахъ, изръдка призывали его въ посредники между собою, но въ сущности пользовались полною независимостію. Только къ съверу отъ Луары могла бы утвердиться власть первыхъ Капетинговъ, если бы ея развитіе не было сдержано сосъдствомъ такихъ сильныхъ вассаловъ, какими были герцоги Нормандскій и Бургундскій, графы Фландрін, Вермандуа, Шампанін, Анжу и другіе менте сильные, но столь же гордые вассалы, наравить съ королемъ носившіе титуль свой "Божіей милостію". Родовыя владенія Капетинговъ, или герцогство Франція, заключали въ себъ не болье пяти департаментовъ (Сены, Сены и Уазы, Сены и Марны, Уазы, Луарѐ). Но и на этомъ ограниченномъ пространствъ не всегда была признаваема воля Филиппа I; не только купцы и путешественники, но онъ самъ подвергался опасности быть захваченнымъ въ плёнъ при переёздё изъ одного города своей области въ другой. Между этими городами возвышались многочисленные замки бароновъ Капетингскаго герцогства. Владельцы Куси, Монфоръ, Монлери, Пюизе, Монморанси, графы Мелана и Корбеля безнаказанно грабили церковныя и королевскія имтнія. Они стояли долгое время наравить съ великими вассалами, потому что подобно имъ находились въ непосредственномъ ленномъ отношеніи къ королю. Впослѣдствіи установилось справедливое различіе между владівльцами великих в коронных в лент и владівльцами ленъ, лежавшихъ въ родовой области короля. За крѣпкими стѣнами своихъ замковъ имъ нечего было бояться малочисленной королевской дружины. Уцельние вблизи отъ Парижа остатки этихъ зданій, безъ которыхъ быль бы невозможень феодальный порядокь вещей, служать лучшимь обличеніемъ насильственной, безправной эпохи. Башня замка Куси, котораго часть взорвана на воздухъ по приказанію кардинала Мазарини, другая разрушена землетрясеніемъ 1692 года, стоить до сихъ поръ. Она имъеть 305 ф. въ объемъ и 172 въ вышину. Съ высоты такихъ бащенъ бароны Куси не безъ презрънія смотръли на беззащитный міръ, который лежаль у ихъ ногъ (9). Въ наше время видъ средневъковыхъ укръпленій приводитъ къ

инымъ мыслямъ: глядя на нихъ и воспоминая ихъ назначеніе, можно вполнъ оцънить перевороть, произведенный введеніемъ огнестръльнаго оружія въ общественныхъ отношеніяхъ западной Европы. Только пушка могла вразумить феодальнаго хищника и доказать ему существованіе обязательнаго даже для него закона.

Но ослушники королевской власти жили не въ однихъ замкахъ. Въ городахъ видимъ тоже насиліе, тоже угнетеніе слабаго сильнымъ. Король принадлежаль къ числу первыхъ, потому что онъ одинъ долженъ былъ, по положенію своему, защищать порядокъ противъ целаго общества, преданнаго безначалію, м'трявшаго право силою. Жители Лаона неоднократно отнимали лошадей и били служителей короля Филиппа, когда онъ прівзжаль въ ихъ городъ (10). Тотъ-же свидътель, который передалъ намъ эти подробности, разсказываетъ, что окрестные поселяне, приходивше за покупками на Лаонскій рынокъ, подвергались многочисленнымъ опасностямъ. Городскіе сановники, пользуясь самыми ничтожными предлогами, брали ихъ подъ стражу и держали въ тюрьмъ до выкупа; еще чаще попадались они въ руки простыхъ гражданъ, которые, подъ видомъ торга, приводили ихъ къ себъ въ домъ, запирали и выпускали на волю только тогда, когда бъдные земледельцы соглашались удовлетворить ихъ требованіямъ уступкою значительной части своего имущества. Жаловаться было некому. "Воровство и разбой совершались явно вельможами и ихъ прислужниками", прибавляеть Гиберть Ногентскій: "Ночному страннику не было спасенія: онъ быль обреченъ на разграбленіе, плънъ или смерть" (11). Къ совершенному безсилію исполнительной власти должно прибавить отсутствіе законодательной. Постановленія короля были обязательны только для его собственныхъ владівній. Сеймы каролингскаго періода давно вышли изъ употребленія и не были замънены другимъ соотвътственнымъ учрежденіемъ. Не только у отдъльныхъ сословій, но у отдъльныхъ м'встностей были свои особенныя права, своенравные, противоръчившіе одинъ другому юридическіе обычаи. Племенные законы предыдущаго періода уступили місто містнымь, еще боліве противнымь государственному единству. Что ни колокольня, то особый законь, говорить старая французская пословица.

Таково было во Франціи, въ исходѣ XI вѣка, положеніе монархической власти, на судьбу которой Сугерію было суждено имѣть такое сильное вліяніе. Онъ родился около 1081 г., близь Сенть-Омера (12). Отецъ его Гелинандъ, человѣкъ низкаго происхожденія, сложилъ съ себя рано заботы о воспитаніи сына, ввѣривъ его участь монастырю Св. Діонисія. Передача малолѣтнихъ дѣтей ихъ родителями церкви совершалась посредствомъ особеннаго обряда (oblatio), которымъ навсегда разрывались связи младенца съ семействомъ и съ міромъ. Сугерію было вѣроятно не болѣе пяти лѣтъ, когда церковь приняла его подъ покровъ свой (13). Монастырь Св. Діонисія быль уже давно знаменитъ своими святынями, могуществомъ и богатствомъ. Онъ могъ содержать доходами съ земель своихъ до ста тысячъ человѣкъ въ годъ, и самъ король находился въ числѣ его ленниковъ. По благочестіе братіи далеко не соотвѣтствовало славѣ обители: ихъ слишкомъ

занимали управленіе монастырскими имѣніями, постоянныя распри съ враждебными сосѣдями и непокорными вассалами. Льготы и права обители, изъятой изъ-подъ епископскаго надзора и подчиненной прямо папѣ, ставили ея аббата на ряду съ знатнѣйшими духовными сановниками и князьями Франціи.

Наружность мальчика, принесеннаго Гелинандомъ въ даръ Св. Діонисію, не предвъщала ничего особеннаго. Природа вложила великую, твердую и прекрасную душу въ тъло малое и тщедушное, говорить современный біографъ (14). Но аббатъ Ивонъ заметилъ способности Сугерія и не далъ имъ заглохнуть въ праздности. Онъ отправилъ его въ подведомое ему пріорство Летрейское. Здісь получиль Сугерій первое образованіе. Въ 1095 году онъ возвратился въ монастырь по распоряжению Ивонова преемника Адама. Обстоятельство это показываеть, что Сугерій уже обратиль на себя вниманіе, что успітки, имъ сдітланные, были значительны. Его вызвали съ тыть, чтобы онъ продолжаль свои занятія винсть съ наследникомъ французскаго престола Лудвигомъ, котораго Филиппъ поручилъ на три года аббату Адаму. Не смотря на различіе характеровъ и состояній, между обоими юношами образовалась тогда тъсная, до смерти обоихъ продолжавшаяся связь. Сугерій быль немного моложе (15), но зрълье умомъ, вообще даровитье и образованные своего друга. Заимствуемъ ныкоторыя черты изъ составленнаго имъ впослъдствін, быть можеть, не совстить безпристрастнаго описанія молодаго Лудовика. На тринадцатомъ году онъ уже об'вщаль государству, котораго быль наследникь, скорое приращение, церкви и беднымъ надежнаго заступника. Онъ отличался красивыми чертами лица, высовимъ и стройнымъ станомъ, скромнымъ нравомъ. Охота и дътскія забавы рано перестали занимать его и отвлекать отъ воинственныхъ упражненій. Крайнюю доброту его многіе принимали за признакъ умственной простоты. Къ Св. Діонисію и основанной въ честь его обители питаль онъ особенное уваженіе и неръдко изъявлялъ желаніе вступить въ число братіи этой обители (16). Чему и какъ учились юноши, соединенные подъ надзоромъ аббата Адама, объ этомъ не говорятъ скудные подробностями такого рода источники. Вопросъ о воспитаніи мало занималь людей XI-го въка. Основательное образованіе было нужно только высшему духовенству. Умственныя потребности другихъ сословій легко удовлетворялись. Но д'вятельность Лудовика Бодраго свид'втельствуеть о томъ вліяніи, какое на него им'вло пребываніе въ монастыръ Св. Діонисія. Онъ вынесъ оттуда понятіе о правахъ и долгь монарха, чуждое его предшественникамъ и феодальному міру вообще (17). Новая, по возможности приложенная имъ къ дъйствительности, теорія могла образоваться только въ церкви, изъ которой исходили всѣ великія иден того времени. Она или сберегла ихъ какъ преданія, или выработала самобытно, озирая событія съ недоступной прочимъ элементамъ средневъковаго общества высоты ся основнаго начала. Написанная Сугеріемъ "Жизнь Лулвига VI" имъетъ для Исторіи весьма важное значеніе (18). Съ одной стороны, это единственный памятникъ, показывающій намъ героическій періодъ юной монархіи, обновленной и освященной правственными идеями, которыя

она заимствовала у церкви; съ другой, здёсь обличается словами самого біографа вліяніе его и цълаго сословія, которому онъ принадлежаль, на ходъ происшествій. Не смотря на общія большей части тогдашнихъ літописей недостатки формы, это произведение отмъчено опредъленнымъ, ему исключительно принадлежащимъ характеромъ. Видно, что оно написано человъкомъ, который смотрълъ на міръ не изъ монастырскаго окна и не довольствовался однимъ описаніемъ видібниаго. Замібчанія, вставленныя имъ въ подробный разсказъ о войнахъ Лудвига Бодраго съ мелкими вассалами герцогства Франціи, для историка важиве самыхъ войнъ. Въ этихъ замвчаніяхъ заключаются главныя черты новаго воззрёнія на государство, той монархической теоріи, которой дальнейшее развитіе принадлежить Филиппу Августу, Св. Лудвигу и ихъ преемникамъ. Аббатъ Сугерій имълъ полное право поставить эпиграфомъ къ своему сочиненію: quorum pars magna fui. Онъ не сдълалъ этого и вообще осторожно говорить о собственной политической діятельности, какъ бы изъ опасенія затмить чужую, боліве дорогую ему славу. Но не трудно отделить его участокъ изъ суммы сделаннаго при немъ во Франціи. Онъ быль посредникомъ между государствомъ и церковію, главнымъ представителемъ вышепоказанныхъ нами направленій. Лудвигу VI принадлежала только честь смёлаго и дёятельнаго исполненія идей, данныхъ ему его наставниками въ монастыръ Св. Діонисія, и въ особенности другомъ, котораго онъ тамъ же нашелъ. Въ 1098 году Лудвигъ возвратился ко двору отца и около того же времени быль признанъ соправителемъ (19). Старый король, исключительно занятый своей страстію къ Бертрадъ, жилъ подъ бременемъ церковнаго проклятія, не обращаль вниманія на то, что д'влалось кругомь его, и охотно передаль управленіе сыну, котораго первое появленіе на политическомъ поприщ'в доставило ему прозваніе Бодраго и Воинственнаго (éveillé et batailleur). Пресмникъ Вильгельма-Завоевателя, Вильгельмъ Рыжій, думаль воспользоваться безпечностію короля Филиппа и отнять у него принадлежавшую ему часть графства Вексинскаго (Vexin) (20). Сугерій приписываеть ему даже болье обширные замыслы: намереніе овладеть всемь королевствомь французскимь. Но такъ какъ "несправедливо и неестественно было бы Французамъ повиноваться Англичанамъ, или Англичанамъ Французамъ, событія обманули его ненавистную надежду", и Лудвигь отразиль всв его нападенія. Споръ быль весьма неравный. Съ одной стороны опытный, богатый, самовольно располагающій средствами могущественнаго государства король, съ другой-юноша и нъсколько сотъ рыцарей, которыхъ онъ созваль и удерживаль при себъ только личнымъ вліяніемъ (21). Неожиданная смерть Вильгельма (22) положила конецъ этой войнъ, но не воинственнымъ трудамъ его молодаго противника. Лудовикъ былъ первый изъ Капетинговъ, обнажившій мечъ для защиты королевского права и общественного порядка, равно нарушаемыхъ феодализмомъ. Въ 1101 году ему удалось отплатить монастырю Св. Діонисія за полученное тамъ образованіе. Вассаль монастырскій Бушаръ, баронъ Монморанси, отказался отъ исполненія своихъ ленныхъ обязанностей. Король Филиппъ потребовалъ, по жалобъ аббата, Бушара къ суду, составленному изъ его перовъ, т. е. бароновъ королевской области. Судъ приговорилъ ослушника, за котораго стояли графъ Бомона и баронъ Муши (Mouchy le Chatel), но позволилъ ему, сообразно съ обычаемъ Франковъ, безпрепятственно возвратиться домой (23). Сугерій посвятилъ три главы (II—IV) описанію войны Лудовика съ Бушаромъ и его союзниками. Замѣчательнѣе всего въ этомъ разсказѣ слѣдующія слова: Бушаръ испыталъ въ скоромъ времени всѣ тревоги, всѣ бѣдствія, которыми королевская власть караетъ непокорныхъ подданныхъ (24). Такихъ выраженій не встрѣтимъ у французскихъ лѣтописцевъ, повѣствующихъ дѣла предшественниковъ Лудовика VI. Подданными короля можно было назвать только жителей принадлежавшихъ ему городовъ. Относительно вассаловъ овъ быль ленный господинъ (suzerain), первый между равными ему. Новыя притязанія Лудовика были оправданы побѣдою. Мятежные бароны смирились.

За первою удачею последовали другія. Церковь Реймсская давно жаловалась на притесненія Эбала, барона Руси, и его сына Гишара. Эбаль принадлежаль къ числу самыхъ предпримчивыхъ и сильныхъ бароновъ съверной Франціи. Онъ ходиль съ цівлою имъ собранною армією въ Испанію для войны съ тамощними Маврами. Соединенный родствомъ съ главными феодальными династіями Шампаніи и Лотарингіи, онъ опустошаль, не встрѣчая почти сопротивленія, Реймсскую епархію, находившуюся подъ непосредственнымъ покровительствомъ и господствомъ короля. Жалобы, принесенныя на него Филиппу, остались безъ отвъта со стороны слабаго государя. Лудовикъ ръщился на опасную борьбу. Съ 700 рыцарей, составлявшихъ вооруженную свиту короля (maison armée du toi), онъ пошелъ на Эбала. Въ теченін двухъ місяцевь онъ успівль нісколько разь разбить Эбала и его союзниковъ, разорилъ ихъ земли огнемъ и мечемъ и отплатилъ грабителямъ разграбленіемъ ихъ собственныхъ владіній, говорить Сугерій. Доставивъ выгодный миръ Реймсской епархіи, Лудовикъ долженъ былъ немедленно идти на помощь Орлеанской. Леонъ, вассалъ тамошняго епископа, отняль у него два замка. Королевская дружина возвратила ихъ законному владъльцу, самъ Леонъ погибъ, защищаясь въ укрвпленной имъ деркви (25).

Какъ ни маловажны эти военныя предпріятія въ сравненіи съ современными имъ крестовыми походами или войнами нѣмецкихъ императоровъ, они имъютъ большое значеніе для Франціи и слѣдовательно для остальной Европы. Наслѣдникъ французскаго престола явился въ нихъ рыцаремъ церкви, ея защитникомъ противъ феодализма. Слѣдствія такого союза опредѣлить не трудно. Всѣ угнетаемыя сословія обратились съ надеждой на помощь къ королевской власти. Феодализмъ былъ общій притѣснитель. Двухсотлѣтній, рѣшительный перевѣсъ надъ другими силами государства укрѣпилъ въ немъ врожденныя ему привычки насилія, сообщилъ имъ даже видъ законности. Вотъ почему попытка Лудовика поразила ту часть Франціи, которая была театромъ его дѣятельности, своею новизною и смѣлостію. Давно уже свѣтская власть не вступалась за слабыхъ и бѣдныхъ, только церковь оказывала имъ участіе и посильное пособіе. Ей принадлежитъ благотворное учрежденіе "Божьяго мира", вырвавшаго нѣсколько дней изъ феодальной

недъли. Но она была не въ силахъ принудить къ строгому соблюденю Божьяго мира, получившаго вследствіе этого характерь более нравственнаго, чъмъ политическаго учрежденія. Надобно притомъ замътить, что французское духовенство въ эпоху, о которой здесь говорится, было не такъ сильно, какъ нъмецкое или даже итальянское. Архіепископы, епископы, аббаты значительныхъ монастырей въ Германіи были настоящіе князья, ни въ чемъ не уступавшіе герцогамъ и графамъ. Они сами водили въ битву многочисленныя дружины свои. У французскихъ предатовъ не было ни такихъ правъ, ни такого воинственнаго характера. Некоторые изъ нихъ правили общирными епархіями и стояли на верхней ступени ленной лъстницы, т. е. принадлежали къ непосредственнымъ ленникамъ короля, къ его перамъ. Но ихъ могущество было ограничено не только хищными сосъдями, не упускавшими, какъ мы видъли, случаевъ пограбить въ церковныхъ владъніяхъ, а собственными сановниками, которымъ были ввърены, по обычаю, мірской судъ и расправа, вибсть съ начальствомъ надъ дружиною епископа или монастыря. Эти видамы и адвокаты церквей (advocati ecclesiarum, avoués) угнетали ленныхъ господъ своихъ и всёми силами старались обратиться изъ сановниковъ въ владельцевъ, т. е. присвоить себе данныя имъ въ управленіе или въ ленъ земли. Различное положеніе французскаго и нъмецкаго духовенства объясняется исторією развитія центральной власти въ объихъ странахъ. Еще въ Х стольтіи императоры Саксонской династіи противопоставили сдерживаемой ими светской аристократіи духовную, болье надежную, потому что въ ней не было наслъдственности. Этой политики держались нъмецкіе государи вообще, до спора за инвеституру. У первыхъ преемниковъ Гугона не было ни такихъ замысловъ, ни силъ, необходимыхъ для ихъ осуществленія (26).

Между тъмъ Сугерій продолжаль заниматься науками (27). Не ранъе 1103 года явился онъ при дворъ. Дружба, соединявшая его съ наслъдникомъ престола, и общирныя знанія доставили ему тотчасъ положеніе и вліяніе, несоотвътственныя его льтамъ и происхожденію. Сверхъ богословія, составлявшаго главный предметъ изученія въ монастырскихъ школахъ, Сугерій обладаль основательными свъдъніями въ философіи, риторикъ и—что было тогда весьма ръдко — хорошо зналъ исторію своего народа. Крѣпкая память его равно хранила тексты Священнаго писанія и отрывки изъ классическихъ писателей, особенно Горація, читанныхъ имъ въ раяней молодости. Въ болье зрълые годы онъ читалъ почти исключительно творенія Отцовъ церкви и книги, относившіяся къ церковной исторіи. Красноръчіе его было увлекательно. Но онъ не удовольствовался, какъ большая часть его собратій, употребленіемъ латинской ръчи; онъ заботился объ изяществъ и правильности роднаго языка. Sermone Cicero, говорить объ немъ восторженный современникъ (28).

Онъ прибылъ въ пору ко двору короля Филиппа. Лудовикъ только что избъжаль двоякой опасности. Въ 1103 году онъ ѣздилъ въ Англію; вмѣстѣ съ нимъ прибылъ тайно отъ него отправленный гонецъ его отца съ письмомъ къ королю Генриху. Филиппъ приглашалъ сосъда оставить у себя

молодаго гостя и держать его въ заточении. Сыновья Вильгельма Завоевателя не отличались строгою нравственностію, но такое нарушеніе правилъ рыцарской чести было не подъ силу даже Генриху I. Онъ разсказалъ все Лудовику и далъ ему возможность тотчасъ возвратиться въ Парижъ. Здѣсь раскрылись вполив малодушіе Филиппа и злоба Бертрады. Она уже успыла сбыть съ рукъ старшаго пасынка своего, прижитаго въ первомъ бракъ Фулькономъ Анжуйскимъ, Готфрида Мартела, и такимъ образомъ доставила графство своему сыну отъ Фулькона, носившему имя отца. Ей хотвлось достигнуть той же цели относительно королевства французскаго и возвести на престоль Филиппа или Флора, сыновей своихъ отъ короля. Для этого надобно было устранить Лудовика. Когда онъ возвратился изъ Англіи, Бертрада подкупила трехъ чернокнижниковъ, которые взялись извести его въ теченіи 9 дней, но ихъ замыслъ открылся ранбе и не удался. Нетерпъливая мачиха прибъгла къ послъднему средству - къ отравъ. Лудовикъ былъ спасенъ искусствомъ врача, учившагося у Мавровъ; однако оставшаяся на цёлую жизнь болёзненная блёдность лица свидетельствовала о силъ даннаго ему яда. Филиппъ принялъ роль примирителя между наложницею и сыномъ. Онъ своими просьбами смягчилъ праведный гитвъъ послъдняго, отдалъ ему въ полное владение Понтуазъ и графство Вексинское и вообще пересталь вмѣшиваться въ дѣла королевства (29). Можно предположить, что примиреніе Филиппа съ церковью было сл'адствіемъ этой сд'алки. Въ декабръ 1104 года онъ принесъ торжественное покалніе въ гръхахъ своихъ и клятвенно объщаль прервать сношенія съ Бертрадою. Папскій легать сняль съ него тяготъвшее надъ нимъ отлучение отъ церкви. Не смотря на клятву свою, Филиппъ остался въренъ прежнему образу жизни. Бертрада даже приняла титулъ королевы. Но церковь не тревожила ихъ болье. Съ этой эпохи разсказъ Сугерія становится подробиве, личное участіе его въ событіяхъ замітно.

Въ числъ крестоносцевъ, малодушно бъжавщихъ изъ Антіохіи, осажденной Кербогою, быль Гвидонъ Труссель, владелецъ замка Монлери, между Парежемъ и Орлеаномъ. Пользуясь этимъ положеніемъ, Гвидонъ и его предки часто прерывали сообщенія между обоими городами, обирали прохожихъ и вообще сильно теснили Капетинговъ, которые безъ ихъ согласія или военнаго прикрытія не могли посттить лежавшихъ на югъ отъ столицы своихъ владеній; постыдное бегство изъ Антіохіи положило неизгладимое пятно на честь Гвидона. Оставленный, презираемый всеми, онъ боялся за участь единственной дочери своей и потому охотно согласился на предложеніе короля, хотівщаго женить на ней Филиппа, старшаго сына своего отъ Бертрады. Бракъ совершился, но замокъ Монлери достался не новобрачнымъ, а Лудовику, который далъ брату въ замънъ графство Мантское въ Вексинъ. Радость Капетинговъ была велика; точно у нихъ вынули соломинку изъ глаза или сняли ограду, въ которой они до того времени были заключены, замізчасть Сугерій (30). Онъ самъ слышаль слова, сказанныя Филиппомъ Лудовику: "сынъ мой, береги эту башию. Отъ нея было мнъ много обидъ; отъ нея я преждевременно состарълся. Она не давала мнъ

отдохнуть въ мирѣ" (31). Другое счастливое обстоятельство значительно содъйствовало къ водворенію спокойствія въ южной части королевской области. Родной дядя Трусселя, Гвидонъ, графъ Рошфора и Шатофора, дотолѣ непокорный и враждебный королю (32), возвратился со славою и богатствомъ изъ Іерусалима. Онъ занялъ при французскомъ дворѣ должность сенешала и помолвиль свою дочь за наслѣдника престола. Сенешалъ стоялъ въ то время выше всѣхъ прочихъ сановниковъ по вліянію и власти. Онъ заступалъ мѣсто короля въ судѣ, мѣсто конетабля въ войскѣ, и сверхъ того имѣлъ надзоръ надъ превотами (prevots, praepositi). Должность сенешала была наслѣдственная въ родѣ графовъ Анжуйскихъ, но они рѣдко исправляли ее сами и обыкновенно предоставляли ее другимъ, не столько важнымъ владѣльцамъ (33). Въ продолженіи двухъ лѣтъ Гвидонъ вѣрно служилъ королю Филиппу.

Изъ приведенныхъ словъ Сугерія "nobis audientibus" видно, что онъ быль свидетелемь описываемыхь имь въ VIII главе событій. Положительнаго участія его въ сов'єщаніяхъ, происходившихъ по поводу замка Монлери, мы не въ правъ предположить, не смотря на авторитетъ ученыхъ Бенедиктинцевъ (34). Впрочемъ поприще практической дъятельности открылось для него скоро. Въ іюль 1106 года онъ присутствоваль, выроятно, въ свить своего аббата, на соборъ, созванномъ папскимъ легатомъ Брунономъ въ Пуатъе, для обсужденія мітрь къ поддержанію королевства Іерусалимскаго. Менъе чъмъ черезъ годъ, въ мартъ 1107 года, ему досталась честь защищать предъ лицемъ папы Пасхалія II, прибывшаго во Францію, права и льготы монастыря Св. Діонисія противь епископа Парижскаго Галона, который ихъ оспориваль. Каноническій приговоръ состоялся въ пользу молодаго инока, глубоко изучившаго грамоты и другіе акты, хранившіеся въ монастырскомъ архивѣ (35). Пасхалій посѣтилъ обитель Св. Діонисія. Свидътельство Сугерія объ его пребываніи тамъ показываеть, какое мижніе распространено было во Франціи о римскомъ духовенствъ. "Онъ (т. е. папа) оставиль потоиству единственный, достопамятный и небывалый у Римлянъ примъръ, ибо не только не требовалъ, какъ этого боялись, ни золота, ни серебра, ни драгоцънныхъ камней, принадлежавшихъ монастырю, но даже не удостоиль ихъ взглядомъ" (36). Подобныхъ выраженій о римской куріи и Римлянахъ въ "Жизни Лудовика Толстаго" встрвчается не мало. Причиною прибытія папы во Францію была его распря съ имперіею. Послы Генриха явились въ свою очередь въ Шалонъ на Марнъ. Здъсь, на неутральной земль, должны были происходить переговоры. Аббать Адамъ и Сугерій провожали Пасхалія ІІ въ Шалонъ. Французовъ удивилъ різкій до угрозы языкъ немецкихъ пословъ, стоявшихъ за права своего государя. Эти строптивые люди, казалось, были присланы для того, чтобы внушить страхъ противникамъ, а не для разумныхъ совъщаній. Особенно отличился герцогъ Вельфъ, исполинъ ростомъ и великій крикунъ, передъ которымъ всюду и всегда носили мечь его. На ръчь епископа Піяченцскаго, говорившаго въ пользу Римской церкви, они отвъчали съ германскимъ неистовствомъ (Theutonico impetu): не здъсь, а въ Римъ, мечемъ ръшимъ мы этотъ споръ,-

и вообще едва воздерживались отъ насильственныхъ поступковъ (37). По ихъ удаленіи, папа отправился въ Труа, гдѣ держаль соборъ. Оттуда онъ возвратился въ Римъ, "исполненный любви къ Французамъ, которые служили ему всѣми силами, и страха и ненависти къ Нѣмцамъ (38). Таково было первое знакомство Сугерія съ папскимъ дворомъ, первое вмѣшательство его въ великіе вопросы, занимавшіе тогда перковь.

Соборъ въ Труа объявиль между прочимъ недъйствительнымъ брачное объщаніе, данное Лудовикомъ дочери графа Рошфорскаго. Предлогомъ служило дальнее родство между женихомъ и невъстою; въ самомъ дълъ ръщеніе собора состоялось подъ вліяніемъ враговъ и завистниковъ (39) сенешала, во главъ которыхъ стояли три брата Гарландъ. Обиженный отецъ не только самъ взялся за оружіе, но побудиль къ возстанію многочисленныхъ родственниковъ и друзей своихъ, въ томъ числъ молодаго Теобальда, графа Шартра и Блуа. Театромъ военныхъ дъйствій были окрестности замка Гурне на Мариъ. Счастіе было постоянно на сторонъ Лудовика; онъ разбилъ своихъ противниковъ, взялъ Гурне и вследъ за темъ совершилъ походъ въ Берри, гдв личною отвагою, "неприличною царственной особъ" (40), положилъ конецъ непослушанію барона Сенъ-Севера. Чёмъ ниже падалъ въ общественномъ мнѣніи король Филиппъ, исключительно занятый Бертрадою, тъмъ выше подымался его наслъдникъ, на плечахъ котораго лежала давно вся тяжесть государственнаго управленія. Съ 1108 начинается его настоящее царствованіе. Филиппъ умеръ 29 іюня этого года.

Личная связь Сугерія съ новымъ королемъ и роль, которую онъ игралъ при его дворѣ, объясняють многіе пропуски и намеки въ "Жизни Лудовика Толстаго". Мы видѣли выше, что въ ней даже не упомянуто о покушеніяхъ Бертрады на жизнь пасынка; о разрывѣ брака между Луціеною Рошфоръ и Лудовикомъ говорится мелькомъ; съ такою же осторожностію говорить біографъ о событіяхъ, сопровождавшихъ вступленіе на престоль его героя. Сугерій очевидно зналъ болѣе, чѣмъ передалъ намъ. Онъ не искажаетъ событій, но умалчиваетъ о тѣхъ подробностяхъ, которыя почему нибудь считаетъ оскорбительными для чести королевскаго дома или для сильныхъ современниковъ. Въ такихъ случаяхъ политикъ обыкновенно беретъ верхъ надъ лѣтописцемъ.

Смерть короля Филиппа оживила надежды партіи, враждебной законному насліднику престола, опасавшейся его смілости и діятельности. Душою этой партіи стала Бертрада, не забывшая прежнихъ замысловъ. Сыновья ея оть обоихъ мужей, Филиппъ Мантскій (которому, неизвістно когда и какъ, но еще при нокойномъ королів, Лудовикъ возвратилъ Монлери) и Фульконъ, графъ Анжуйскій, ея братъ графъ Амальрихъ Монфорскій соединились въ возставшими прежде вассалами короля, бывшимъ сенешаломъ Гвидономъ, котораго місто при дворів заступилъ Ансельмъ Гарландскій, и его родственниками. Ихъ владівнія со всіхъ сторонъ облегали Парижъ (41). Опасность была велика, но Лудовикъ зналъ цівну времени и не теряль его. По совіту друзей, въ особенности Ивона, епископа Шартрскаго, знаменитьйшаго богослова той эпохи (42), онъ візнчался на царство черезъ пять

дней послъ смерти отца. Обрядъ вънчанія происходиль не въ Реймсь, глъ обыкновенно короновались короли французскіе, а въ бол'є близкомъ и надежномъ Орлеанъ. Присутствіе многочисленныхъ прелатовъ служило доказательствомъ участія, какое духовенство принимало въ судьбъ молодаго государя. Архіепископъ Сансскій (Sens) "снялъ съ него мечъ мірскаго воинства и опоясаль его другимъ, благословеннымъ церковью на защиту храмовъ и бъдныхъ и на казнь преступниковъ" (45). Протестація Реймсскаго архіепископа пришла поздно. Ивонъ Шартрскій написаль возраженіе противъ требованій Реймсской епархіи, въ которомъ говорить прямо о "крамольникахъ, имъвшихъ въ виду или вручить королевскую власть другому лицу, или умалить ее" (44). Мы не последуемь за летописцемъ въ изложеніи войны Лудовика съ его вассалами. Онъ еще разъ отняль Монлери у непокорнаго брата; Бертрада удалилась въ монастырь, гдв вскорв умерла; графъ Рошфорскій и сынъ его Гугонъ Крессійскій, послів неоднократныхъ пораженій, были усмирены, но самые успѣхи короля вызывали противъ него новыхъ враговъ. Не одни владельцы его родовой области, герцогства Францін: ихъ состан, --бароны Нормандін и Шампанін, приняли участіе въ борьбъ, развязка которой не могла не обнаружить вліянія на ихъ собственное положеніе. Это было общее д'вло феодализма. Генрихъ І, строгій блюститель королевской власти въ Англіи, охотно помогаль французскимъ мятежникамъ. Въ 1109 годъ онъ взялъ обманомъ Жизоръ и отвъчалъ насмъшкою на рыцарское предложение своего леннаго господина кончить споръ поединкомъ (45). О состояніи техть частей Франціи, гдт щла война, о феодальных в нравахъ первой половины XII въка вообще, можеть дать понятіе следующій эпизодъ, заимствуемый нами изъ "Жизни Лудовика Толстаго" (46).

На одномъ изъ возвышеній, образуемыхъ берегами Сены, находилось странное и грозное феодальное жилище, неправильно названное замкомъ Рошъ-Гюонъ (Rupes Guidonis, Roche Guyon). Замокъ этотъ состояль изъ обширнаго подземелья, высъченнаго въ крутой скалъ. Узкій, удобный къ защить входъ вель въ этотъ вертепъ, котораго владъльцы вполив пользовались выгодами своего положенія на счеть б'єдныхъ жителей окрестныхъ селеній и городовъ. Въ началь XII выка Рошь-Гюонь принадлежаль Гвидону, кроткому юношъ, непричастному злобъ и хищничеству предковъ. Къ несчастію у него быль тесть дурнаго нрава (proditor incomparabilis), Вильгельмъ, родомъ Норманъ. Ему давно хотвлось отнять у зятя безполезное въ его рукахъ пристанище. Однажды, во время вечерней службы, онъ пришель въ церковь, которая соединялась съ замкомъ теснымъ проходомъ, пробитымъ въ скалъ, впустилъ туда своихъ сообщинковъ и потомъ напалъ на Гвидона. Жена послъдняго, дочь Вильгельма, надъялась спасти мужа, закрывъ его своимъ тъломъ. Ее убили вмъсть съ нимъ. Та-же участь постигла ихъ дътей, которыхъ убійцы разбивали о камни. Выбросивъ трупы, Вильгельмъ спѣшилъ усилить дружину свою и сталъ громко звать испуганныхъ свидътелей кроваваго дъла. Онъ объщаль имъ богатую добычу и всякаго рода награды за оказанную ему помощь. Подъ первымъ впечатленіемъ ужаса никто не рышился пристать къ нему. Между тымъ Вексинское рыцарство, которое боялось, чтобы король Генрихъ, бывшій въ то время въ Нормандіи, не пришелъ на помощь Вильгельму, заняло всѣ пути къ Рошъ-Гюону, заставило убійцъ, не успѣвшихъ запастись съѣстными припасами, сдаться и предало ихъ мучительной смерти. У Вильгельма заживо вырѣзали изъ груди сердце. Лѣтописецъ съ замѣтнымъ удовольствіемъ разсказываетъ объ этой казни, не менѣе самаго преступленія характеризующей эпоху.

По всей въроятности, Сугерій ръдко бываль при дворъ въ первые годы правленія Лудовика. Онъ быль слишкомъ занять ввіреннымь ему управленіемъ двухъ изъ важнъйшихъ помъстій, принадлежавшихъ монастырю Св. Діонисія. Аббать Адамъ назначиль его превотомъ Берневаля въ Нормандін и Тури, между Этампомъ и Орлеаномъ. Такія должности доставляли лицамъ, которымъ онъ поручались, возможность жить внъ монастырскаго правила и часто возлагали на нихъ обязанности, приличныя только мірянамъ. Сугерій долженъ былъ отстаивать права своего монастыря противъ притязаній нормандскихъ чиновниковъ въ Берневаль; еще съ гораздо большими опасностями пришлось ему бороться въ Тури. Здёсь у него быль сосъдомъ Гугонъ Красивый, владътель замка Пюизе, смълый и жестокій рыцарь, наводившій такой страхъ на весь край, что многіе, ненавидъвшіе сго, служили ему изъ одного опасенія навлечь на себя его гитвът (47). Въ особенности терпъли отъ него земли графа Теобальда Шартрскаго и церковныя (48). Тури было богатое, со всъхъ сторонъ открытое, беззащитное мъсто. Обстоятельства требовали отъ монастырскаго превота не одной хозяйственной или административной деятельности. Ему часто приходилось самому садиться на коня и отражать хищниковъ. Настоянія Сугерія, склонившаго окрестное духовенство и графа Шартрскаго дъйствовать за одно съ нимъ (49), побудили наконецъ Лудовика принять строгія м'тры противъ влад'тльца Пюизе. Въ 1111 году онъ созваль нарочно по этому поводу парламенть въ Мелёнъ (Melun). Сътхавшіеся предаты на колтняхъ модили кородя, "какъ нам'тстника Божія, какъ живой образъ Божества" (50), избавить ихъ отъ притъсненій новаго Фараона. Приглашенный къ отвіту Гугонъ не хотіль повиноваться. Надобно было прибъгнуть къ силъ.

Осада замка Пюизе принадлежить къ числу самыхъ трудныхъ военныхъ предпріятій Лудовика Толстаго. Сугерій приняль рѣшительное участіє въ этомъ дѣлѣ. Онъ укрѣпилъ Тури и снабжалъ отсюда королевскія войска всѣмъ нужнымъ (51). Главныя силы Лудовика состояли изъ церковныхъ дружинъ (52), которымъ онъ былъ обязанъ успѣшнымъ окончаніемъ осады. Гугонъ отбилъ два приступа; попытка Сугерія зажечь замокъ, посредствомъ придвинутыхъ къ стѣнѣ телѣжекъ съ сухимъ хворостомъ, пропитаннымъ саломъ и запекшеюся кровью (53), не удалась; при третьемъ приступѣ, старый священникъ, приведшій лично своихъ прихожанъ, подошелъ, закрываясь отъ стрѣлъ простою доскою, къ самой оградѣ и началъ вытаскивать изъ нея колья. Его примѣру послѣдовали другіе и ворвались съ разныхъ сторонъ въ укрѣпленіе. Замокъ былъ взятъ, и владѣлецъ его заключенъ въ Шато Ландонъ. Но эта побѣда вовлекла Лудовика въ новую распрю. Графъ Шартр-

скій, которому онъ оказаль помощь противъ Гугона, потребоваль себѣ часть отнятыхъ у послѣдняго владѣній и вступиль въ тѣсный союзъ съ дядею своимъ, Генрихомъ англійскимъ (54). Всѣ прежніе враги короля охотно примкнули къ этому союзу. Смерть Одона, графа Корбельскаго, увеличила трудности и опасность. Ближайшимъ наслѣдникомъ умершаго былъ Гугонъ Красивый, котораго Лудовикъ держаль подъ стражею въ Шато Ландонѣ. Ему была возвращена свобода съ слѣдующими условіями: онъ отказался отъ Корбеля, обѣщаль болѣе не тревожить своими требованіями церковныя имѣнія и не возстановлять безъ королевскаго согласія срытыхъ укрѣпленій своего замка. Сугерій, присутствовавшій при всѣхъ переговорахъ съ Гугономъ, не вѣрилъ его обѣщаніямъ и противъ воли согласился на договоръ съ нимъ (55). "Онъ обмануль насъ", говорить онъ, "не искусствомъ, а коварствомъ своимъ" (56).

Поведеніе барона Пюизе онравдало эти предсказанія. Тотчасъ по освобожденіи, онъ приступиль къ исправленію своего замка, упросиль Сугерія ъхать съ поручениет отъ него къ королю, который въ то время находился въ Фландріи, и пользуясь его отсутствіемъ, осадилъ Тури. Къ счастію осторожный превоть оставиль здёсь надежныхь защитниковь, отразившихь первое нападеніе. Самъ Сугерій, узнавъ о случившемся, поспъшиль возвратиться и, подвергаясь опасности быть взятымъ или убитымъ, пробрался въ Тури, вмѣшавшись при приступѣ въ ряды непріятеля (57). Король не замедлиль придти къ нему на выручку. Пюизе подвергся новой осадъ. Лудовикъ по обычаю бился храбро, такъ что лътописецъ опять упрекаеть его въ отвать, болъе приличной простому воину, чъмъ государю (58). Въ самомъ дълъ, его запальчивость была причиною сильнаго пораженія его войскъ, при чемъ онъ самъ едва избъжалъ плъна, который при тогдашнихъ обстоятельствахъ могъ имъть огромное вліяніе на судьбу французской монархіи. Эта неудача была впрочемъ заглажена ръшительною побъдою и вторичнымъ взятіемъ Пюизе. Побъдители разрушили его до основанія, какъ "мъсто, преданное Божественному проклятію". Всъ остальные члены феодальнаго союза испытали въ этой войнъ болье или менье неудачь, и льтописець, переходя къ описанію другихъ событій, заключаеть многозначительными словами: "обязанность государей подавлять могущественною рукою, по первобытному праву своей должности (59), кичливость тирановъ, раздирающихъ государство безконечными войнами, полагающихъ наслаждение въ грабительствъ, разорителей бъдныхъ и разрушителей храмовъ Божіихъ... (60). Впослъдствіи Гугону еще разъ удалось овладъть развалинами своего замка и даже убить въ единоборствъ сенешала Франціи, Ансельма Гарландскаго (61), но у него уже не было силь для дальнъйшей борьбы не только съ королемъ, но съ Сугеріемъ, возвысившимся до званія аббата Св. Діонисія. Бывшій баронъ Пюизе кончиль жизнь въ Палестинъ, гдъ послъ такихъ же дълъ умеръ отецъ его. Такъ обыкновенно заключали свое поприще защитники феодальнаго порядка въ эпоху, о которой идеть рѣчь (62). Въ крестовомъ походѣ они находили удовлетворение двоякой потребности: войны и покаяния. Кровью магомеданъ думали они смыть съ себя пятна, наложенныя другою кровью. Въ

монастыри и государства крестоносцевъ сбывала Европа среднихъ въковъ избытокъ безпокойныхъ, неугомонныхъ силъ, при вольной игръ которыхъ невозможно было бы утвержденіе правильныхъ, подчиненныхъ строгому закону обществъ. Почти въ одно время (около 1120 г.) съ Гугономъ Красивымъ сошелъ со сцены другой опасный противникъ Капетингскаго дома, Гугонъ Крессійскій, сынъ бывшаго сенешала Гвидона. Онъ вступилъ въ братство Клюнійское (63).

Мы видъли, что Сугерій участвоваль въ последнихъ событіяхъ не однимъ совътомъ. Онъ дъятельно помогалъ Лудовику и безъ сомнънія ускорилъ паденіе замка Пюизе. Но его вліяніе уже простиралось за тъсные предълы Капетингскихъ владеній. Въ 1112 году онъ быль въ Риме на соборъ, который предаль проклятію императора Генриха V и объявиль нед'ыйствительнымъ договоръ, заключенный съ нимъ въ предыдущемъ году папою Пасхаліемъ относительно инвеституры (64). Тогда же король французскій оставиль роль празднаго зрителя въ спор'в между церковью и имперіей. Онъ сталъ явно на сторонъ папы. Собранное, по его совъту и при его пособін, въ Вънъ (1112 года 16 сентября) духовенство Францін повторило произнесенное въ Римъ надъ Генрихомъ проклятіе (65). Ръшеніе Лудовика и путеществіе Сугерія ко двору папы совпадають не безъ причины. Между этими властителями, столь неравными по объему и характеру ихъ могущества, образовалась съ той поры тесная связь, начало которой французскіе историки напрасно ищуть въ Каролингскомъ періодѣ или при первыхъ преемникахъ Гугона Капета. Отношенія Карла Великаго къ канедръ Св. Петра были другаго рода: въ нихъ подразумъвалось подчинение церкви главъ свътскаго государства. Языкъ, которымъ Римскіе епископы говорили съ сыномъ и правнукомъ Гугона Капета, показываетъ, что они не высоко цънили ихъ вражду или пріязнь. Во второмъ десятильтін XII выка, когда споръ за инвеституру принялъ столь грозный для Пасхалія обороть, Франція явилась самой върной заступницею угнетенной церкви. Нъсколько областныхъ соборовъ въ теченіи немногихъ лёть выразили ея мненія. Король, духовенство и народъ стояли за одно. Болъе всего выиграло въ этомъ случать правственное значение короля. Его не заслоняли болье предъ Европою сильные или даровитые вассалы: онъ лично стояль во главъ движенія, поднявшагося въ пользу папы. Стеченіе благопріятныхъ обстоятельствъ доставило ему вліяніе на развязку тяжбы, въ которой різшалась судьба Запада. Нельзя не признать, что Лудовикъ умълъ воспользоваться своимъ положеніемъ. Онъ однимъ разомъ возвратилъ все утраченное его предпественниками въ общественномъ метеніи Европы. Но быль ли онъ самъ въ состояніи понять важность событій, въ средоточіи которыхъ его поставила исторія, или на его долю остается только честь осуществленія чужой, подсказанной ему мысли-вотъ вопросъ, для разръшенія котораго необходимо составить себъ ясное понятіе о личномъ характеръ и степени даровитости Лудовика Толстаго. Жизнь его, написанную Сугеріемъ, часто и не совстиъ безъ основанія называють панегирикомъ. Мы выше зам'втили, что при несомн'виномъ пристрастіи біографа къ царственному другу, онъ осторожно, нехотя говорить о собственной д'антельности. Т'амъ не менае, читая внимательно этоть памятникъ, сличая его съ показаніями другихъ не столь подробныхъ источниковъ, невольно приходишь къ такому заключенію: преемникъ Филиппа быль добродушный, храбрый, дівятельный государь; трехлітнее пребываніе въ монастыръ Св. Діонисія обогатило его многими идеями, чуждыми феодальному міру, развило въ немъ чувство высшей справедливости, требованіе лучшаго государственнаго порядка, но онъ не принадлежаль къ числу людей съ кръпкою волею и независимымъ, самостоятельнымъ убъжденіемъ. Его воля была почти всегда подчинена чужой; его убъждение доставалось ему извиъ. Его біографъ дважды упрекаеть его въ томъ, что онъ велъ себя болье какъ простой воинъ, чъмъ какъ полководецъ. Лудовикъ не могъ поступать иначе. Онъ быль не что иное какъ исполнитель, но исполнитель усердный и смылый, прикрывшій блескомь рыцарскихь доблестей политическую теорію, которую чрезъ него проводиль въ жизнь аббать Св. Діонисія. "Съ Лудовика Толстаго начинается новая эра; объемъ его власти, самая сфера его д'ятельности еще очень ограничены; результаты его усилій незначительны, по крайней мірів для настоящаго. Театромь его подвиговь почти всегда окрестности Парижа: онъ упражняетъ свое мужество и умъ противъ владъльцевъ простыхъ замковъ, ограждая безопасность дорогъ, защищая купцовъ. Однако въ этихъ мелкихъ и некоторыхъ другихъ болье значительных в предпріятіях в можно замьтить намыреніе утвердить правильное, центральное правительство. Королевская власть отдёляется отъ леннаго господства (suzeraineté) и требуеть, котя робко, но оть собственнаго имени, правъ другаго рода. Она выступаеть какъ высшая общественная власть, призванная поддерживать въ пользу всехъ и противъ всехъ справедливость и порядокъ. Эта власть еще недостаточна для осуществленія такой задачи, но въ ней самой и въ умахъ ея подданныхъ уже пробуждается сознаніе ея достоинства и призванія. Таковъ характеръ царствованія Лудовика Толстаго. Онъ мало сділаль для гражданской свободы, но много для образованія государства и національнаго правительства; онъ первый вывель монархію изъ феодальнаго порядка, сообщиль ей новое начало, новое положеніе. Въ этомъ дъль, котораго развитіе опредълило судьбу Франціи, могущественно участвоваль Сугерій, въ теченіи двадцатипятильтняго управленія своего (66)".—Прибавимъ, что современники назвали аббата Св. Діонисія Соломономъ и отцомъ отечества (67). Они не могли не знать, кто правиль государствомъ, на комъ лежала главная отвътственность и кому следовала награда за великія перемены, совершенныя во Франціи въ первой половинъ XII стольтія.

Съ 1112 года Сугерій, оставаясь въ званіи превота Турійскаго, велъ исключительно всё переговоры французскаго короля съ папскимъ дворомъ. Когда заступившій на канедре Св. Петра место Пасхалія (умершаго въ генваре 1118 г.) Гелазій II быль изгнанъ изъ Рима императорской партією и прибыль на островъ Магалонъ просить, по примеру предшественниковъ своихъ, покровительства у короля Лудовика и состраданія у французской церкви, Сугерій быль отправленъ къ нему на встречу съ дарами

и привѣтомъ своего государя (68). Въ Везеле должны были съѣхаться Гелазій и Лудовикъ, который, судя по выраженіямъ его біографа, намѣренъ быль оказать папѣ дѣйствительную помощь противъ непокорныхъ Римлянъ (69). Свиданіе это не состоялось, по случаю смерти Гелазія, скончавшагося въ Клюнійскомъ монастырѣ. На французской землѣ происходило избраніе его преемника. Выборъ кардиналовъ палъ на Гвидона, архіепископа Вѣнскаго, человѣка рѣдкихъ дарованій, близкаго родственника и друга Лудовика Толстаго (70). Онъ принялъ имя Каликста II и въ этомъ же 1119 году созвалъ въ Реймсѣ соборъ, которому предстояло рѣшеніе главныхъ церковныхъ и политическихъ вопросовъ, занимавшихъ западную Европу. Не говоря о дѣлахъ меньшей важности, прелаты, созванные въ Реймсѣ, должны были разсудить папу съ императоромъ, Лудовика французскаго съ Генрихомъ англійскимъ.

Мы уже упоминали о вывшательствъ англійскаго короля въ распри его леннаго господина съ мятежными вассалами. Генрикъ былъ постоянно на сторонъ послъднихъ. Случай, очень обыкновенный при феодальномъ устройствъ государствъ, доставилъ наконецъ Лудовику возможность употребить въ свою пользу орудіе, которымъ его противникъ дотоль дыйствоваль противъ него. Онъ объявилъ себя защитникомъ племянника Генриха, Вильгельма Клитона, законнаго наследника герцогства Нормадскаго, отнятаго силою у его отца Роберта Генрихомъ, который прежде такимъ же образомъ присвоилъ себъ самое королевство англійское. Вильгельмъ былъ еще ребенкомъ во время битвы при Теншбре (71), ръшившей судьбу Нормандіи и Роберта, приговореннаго братомъ къ въчному заточению. Рыцарь, которому поручено было его воспитаніе, увезь его вскорт отъ жестокаго и подозрительнаго дяди. Они вибств переходили оть одного феодальнаго двора къ другому, часто жили на счетъ монастырей, гдв имъ оказывали гостепріимство, пока наконецъ не нашли надежнаго пристанища и даже помощи у Лудовика Толстаго. Въ свою очередь король французскій обратился къ норманскимъ баронамъ, склоняя ихъ стать подъ знамя настоящаго господина. На это воззвание отозвались не одни приверженцы бывшаго герцога, а всв недовольные строгимъ правленіемъ Генриха. Такихъ было много въ странъ, гдъ ленныя учрежденія обнаружили болье вліянія на нравы, чьмъ где либо въ остальной Европе. Покорность, которую Генрихъ требоваль отъ своихъ вассаловъ, казалась Норманамъ оскорбительнымъ нововведеніемъ. Самые пороки храбраго, но расточительнаго, безпечнаго Роберта являлись блестящими качествами, въ сравнени съ мелочною разсчетливостію и осторожностію его брата, наследовавшаго впрочемь всю деятельность, свирепость и дикія страсти Вильгельма Завоевателя. Вообще потомки Роберта Дьявола редко изменяли родовому характеру (72). Война съ Лудовикомъ началась при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ для англійскаго короля. Къ его многочисленнымъ внутреннимъ врагамъ присоединились вившийе. Графы Анжуйскій, Бретанскій, Фландрскій стали также за Вильгельма Клитона и съ разныхъ сторонъ вступили въ Нормандію. Въ целой исторіи среднихъ въковъ, можетъ быть, не найдется войны, до такой степени выражаю-

щей во всъхъ своихъ частныхъ явленіяхъ характеръ эпохи (73). Великихъ битвъ, которыми народы древняго и новаго міра привыкли р'вшать свои споры, нъть вовсе. Военныя дъйствія заключаются въ мелкихъ стычкахъ, осадахъ замковъ и укръпленныхъ городовъ, разграбленіи деревень, опустошеніи полей, принадлежащихъ непріятелю. Вся тяжесть войны падаеть на однихъ поселянъ. Горожанинъ находилъ убъжище за ствною роднаго города; у рыцаря, сверхъ каменнаго замка, въ которомъ онъ не боялся врага, въ десять разъ болье многочисленнаго, быль другой, подвижной, жельзныйего доспъхъ. Безъ замка, безъ рыцарскаго вооруженія феодальный порядокъ вещей быль бы невозможенъ. Эти чисто вившнія, вещественныя условія опредълили на нъсколько въковъ перевъсъ ленной аристократіи надъ утъсненными ею классами общества. Они находились одни къ другимъ почти въ томъ же отношени, въ какомъ Испанцы Кортеца или Пизаро къ мексиканскимъ и перуанскимъ воинамъ. Средневъковыя общины отстояли свою независимость потому только, что у нихъ были свои укрѣпленія, глубокіе рвы, высокія башни и стіны, съ вершинъ которыхъ жителямъ легко было отражать нападенія; но въ пол'є городскія дружины р'єдко р'єшались на битву съ феодальной конницею и не выдерживали натиска закованныхъ въ сталь коней и всадниковъ. Подобно греческому Ахиллу или Зигфриду въмецкой эпопеи, феодальный воинъ былъ почти неуязвимъ. Только чрезъ немногія отверстія, оставленныя между отдівльными частями доспівха, могли достать его непріятельскій мечь и копье. Глядя на полныя вооруженія той эпохи, хранимыя въ европейскихъ музеяхъ, можно подумать, что люди, ихъ носившіе, принадлежали породъ, кръпче сложенной, чъмъ наша. Надобно много силы и навыка, чтобы выдержать на плечахъ такую массу желъза (74). За то рыцарскія битвы XII въка, не смотря на несомивнное мужество бойцовъ, ръдко бывали кровопролитны. Главную опасность представляла возможность попасть въ пленъ. Сбитому съ коня всаднику трудно было снова стать на ноги. Выкупъ свободы стоиль дорого, но и въ этомъ случать отвычаль за леннаго господина его вилань, съ котораго взыскивалась нужная сумма. Въ сраженіи при Бренмюль (75), 20 августа 1106, гдь король Генрихъ, начальствуя лично надъ своими войсками, разбилъ Лудовика Толстаго, побъдители взяли 140 рыдарей въ плънъ, а убитыхъ съ объихъ сторонъ было только три (76). "Въ самомъ дълъ, говорить современный лістописець, они были закованы въ желісто и щадили другь друга столько же изъ страха Господня, сколько по причинъ братства по оружію. Они болъе старались брать, чъмъ убивать бъглецовъ". Словомъ: война представляла леннымъ владъльцамъ не столько опасностей, сколько случаевъ выказать блестящую ловкость и силу; они находили въ ней сверхъ развлеченія отъ скуки, какую неизбіжно наводила однообразная, праздная жизнь въ замкъ, средства къ достиженію извъстности, богатства и могущества. Когда не было настоящей войны, ее замъняла искусственная-турниры. Но каменныя и металлическія твердыни, въ которыхъ жили и двигались эти люди, имъли, какъ замъчено выше, не одно виъшнее значение. Онъ-то дали возможность развиться вполнъ тымъ неукротимымъ характерамъ, тымъ

своенравнымъ личностямъ, которые смъло противопоставляли свой произволъ требованіямъ цълаго общества и закону. Самое свойство леннаго договора, въ который, кромъ положительнаго, юридическаго, входило другое, не столь опредъленное, большею частью отрицательно выраженное начало, подчинявшее господина и его вассала обязанностямь чисто правственнымъ, --- открывало широкое поприще личному толкованію и прихоти. Условное понятіе чести не всегда удерживало рыцаря подъ знаменемъ вождя, которому онъ далъ нъкогда клятву служить. Этимъ самымъ понятіемъ часто оправдывалъ онъ свой переходъ въ враждебный прежнему господину станъ. Изъ бароновъ, которые въ 1116 году подняли оружіе за Вильгельма Клитона, большая часть кончили войну въ рядахъ его противниковъ. Другіе перешли отъ Генриха къ Лудовику. Такимъ измънамъ не было конца. Общественное мнъніе не осуждало ихъ. Изъ многочисленныхъ случаевъ такого рода, о которыхъ разсказываеть Ордерикъ Виталій, возьмемъ только следующій. Одинъ изъ самыхъ сильныхъ и богатыхъ бароновъ норманскихъ, Евстафій Бретёльскій, женатый на побочной дочери короля Генриха, Юліанъ, просилъ у него башню Иврійскую, которая ніжогда принадлежала его предкамъ. Генрихъ, дорожившій преданностію и службою Евстафія, объщаль ему исполнить со временемь его просьбу и въ обезпечение далъ ему заложникомъ сына рыцаря Рауля, которому ввърено было храненіе Иврійской башни. Къ несчастію на барона Бретёльскаго имъль большое вліяніе графъ Амальрихъ Монфорскій, "искусный изобр'єтатель преступныхъ козней". По его совъту Евстафій выръзаль глаза у своего заложника и послаль ихъ его отпу. Рауль отправился къ королю и разсказалъ ему о несчастіи своего сына. Онъ требоваль мести. Разгнъванный Генрихъ выдаль истцу воспитывавшихся при его дворѣ двухъ дочерей Евстафія, родныхъ внукъ своихъ. "О горе!" восклицаетъ лътописецъ: "невинныя дъти жестоко искупили преступленіе родителя". Рауль немилосердо воспользовался своимъ правомъ: онъ поступилъ по закону возмездія. Внучкамъ короля выкололи глаза и отръзали носы. Можно себъ представить, съ какимъ чувствомъ узналъ баронъ Бретёльскій о свиръпомъ правосудіи тестя. Онъ тотчасъ объявиль ему войну и привелъ въ оборонительное состояніе свои многочисленные замки. Въ самомъ Бретёлъ приняла начальство противъ отца Юліана. Окруженная со всъхъ сторонъ его войсками, безъ надежды на помощь извиъ, она ръшилась на стращное дъло: пригласила отца къ стънамъ замка для переговоровъ о сдачъ и изъ собственныхъ рукъ пустила въ него стръду. Отцеубійство не удалось. Генрихъ избъжаль опасности, ему грозившей. По взятіи Бретёля, онъ подвергъ дочь свою наказанію, страннымъ образомъ замыкающему эту кровавую драму. Въ виду войска и жителей, Юліана, по приказанію Генриха, обнаженная до пояса, спустилась по веревкъ съ городской стыны въ ровъ, наполненный холодною водою. Это происходило въ февралъ мъсяцъ. "Несчастная воительница, покрытая стыдомъ, кое-какъ выбралась изъ рва, удалилась къ супругу въ Пасси и разсказала ему во всей истинъ свои печальныя приключенія" (77). Впосл'єдствіи Евстафій снова перешель на сторону Генриха; его супруга умерла въ монастыръ (78). Сраженіе при

Бренмоль, въ которомъ съ объихъ сторонъ было убито три человъка, имъло однако ръшительное вліяніе на ходъ войны. Счастіе повернулось спиною къ Лудовику. Лучшіе его рыцари были въ пліну, норманскіе бароны, приставшіе сначала къ Вильгельму Клитону, испуганные неудачею французскаго короля или утомленные борьбою, которой развязка была далеко, примкнули большею частью снова къ Генриху. Изъ великихъ вассаловъ, вторгнувшихся въ Нормандію, Фульконъ Анжуйскій еще прежде заключилъ миръ съ англійскимъ королемъ и помолвилъ свою дочь за его сына (79). Графъ Балдуинъ Фландрскій (80) умеръ отъ раны, полученной имъ при осадъ замка Э (Eu). Лудовикъ принужденъ былъ оставить Нормандію и помышлять объ оборонъ собственныхъ земель. Возвратившись въ Парижъ, онъ горько жаловался на свое несчастіе графу Амальриху Монфорскому, достойному прадъду тъхъ Монфоровъ, которымъ суждено было въ слъдующемъ столетіи достигнуть такой славы и вліянія на судьбу Франціи и Англіи. Совъть, данный Амальрихомъ французскому королю, не уступаеть въ историческомъ значеніи битвамъ, выиграннымъ его потомками. "У васъ мало рыцарей, сказаль онъ: обратитесь къ простому народу. Пусть священники ведутъ на помощь вамъ противъ общаго врага прихожанъ своихъ" (81). Исполненный радости король рышился послыдовать этому совыту. Онъ разослаль быстрыхъ гондовъ съ повельніями къ епископамъ. Епископы охотно повиновались и предали проклятію, каждый въ своей епархіи, тъхъ священниковъ, равно и прихожанъ ихъ, которые въ назначенный срокъ не явились для сопровожденія короля въ походъ противъ мятежныхъ Нормановъ (82). Можно смѣло сказать, что въ этихъ немногихъ словахъ Ордерика Виталія разсказано главное событіє Лудовикова парствованія. Мы полагаемъ важность этого событія не въ томъ только, что оно громче, чъмъ всъ предыдущія, свидътельствовало объ уже замъченномъ современниками союзъ между церковью и Капетингской монархією, а въ выступленіи на театръ феодальныхъ войнъ забытаго Европою, несогласнаго съ ленными учрежденіями народнаго ополченія. Идея народности въ томъ смысль, въ какомъ ее принимаютъ новые народы и отчасти принимали древніе, была совершенно чужда феодализму, полагавшему съ свойственной ему точки эрънія, что защита государства оружіемъ составляеть не общую обязанность гражданъ, а привилегію, исключительное право одного сословія. Старанія Карла Великаго и его премниковъ, особенно въ Германіи, сохранить народное ополченіе, вытысняемое дружинами вассаловы, оказались безсильными. Последнія взяли верхъ повсюду, къ равному ущербу монархій и національностей. Только въ Германіи оставались сліды учрежденія, безъ котораго невозможно государство. Но подобно всемъ остальнымъ явленіямъ феодальнаго порядка, военная форма, имъ созданная, -- его дружина -- была ненадежна и своевольна. Она ръдко служила противъ виъщнихъ враговъ, за то поддерживала постоянныя междоусобицы во всёхъ концахъ западной Европы. Опыть, сдъланный Лудовикомъ Толстымъ въ 1119 году, не могъ имъть полнаго успъха. Массы, имъ призванныя къ оружію, были слишкомъ непривычны къ этому делу. Буйныя толпы ринулись на Нормандію и грабили,

гдѣ могли, не щадя даже церквей и духовенства. Епископы Нойонскій, Лаонскій и другіе, участвовавшіе въ походѣ, не останавливали хищниковъ изъ ненависти къ Норманамъ. Дабы удержать ихъ подъ знаменами, они предоставили имъ полный произволъ (83). Но фактъ этотъ не остался безъ слѣдовъ. Черезъ пять лѣтъ народное ополченіе Франціи стояло вмѣстѣ съ рыцарствомъ противъ нѣмецкаго императора, грозившаго государству. Въ XV-мъ вѣкѣ оно въ свою очередь смѣнило феодальную дружину, которой несостоятельность оказалась вполнѣ при Креси и Азенкурѣ. Изъ ополченія образовалось постоянное войско.

Мы оставили Каликста II въ Реймсъ, куда съъхались 15 архіепископовъ, болъе двухсоть епископовъ и множество другихъ важныхъ церковныхъ сановниковъ. Въ последнихъ числахъ октября 1119 года папа открылъ засъданія собора. Лудовикъ Толстый явился лично съ жалобою на Генриха. Онъ былъ красноръчивъ, высокъ ростомъ, дороденъ и блъденъ, по словамъ Ордерика Виталія (84), сохранившаго намъ різчь, произнесенную имъ при этомъ случав. Она содержить въ себв изложение обидъ, нанесенныхъ ему королемь англійскимь и племянникомь его графомь Шартрскимь. Эту різчь приписываютъ нъкоторые историки Сугерію, не приводя впрочемъ никакихъ доказательствъ (85). Современники молчать. Можно однако предположить, что Сугерій находился въ Реймст въ свить своего государя или аббата Св. Діонисія, хотя онъ самъ не упоминаеть о своемъ присутствіи при соборъ. Папа осторожно отсрочиль до другаго времени ръшеніе спора между королями англійскимъ и французскимъ. Его и все собранное въ Реймсъ духовенство слишкомъ занимали—дъло объ инвеституръ, требованія императора. который стояль въ Страсбургъ, грозиль и ждаль отвъта. Отвъть состояль въ новомъ отлученіи отъ церкви, произнесенномъ надъ нимъ съ соблюденіемъ страшныхъ, потрясавшихъ самые крівнкіе умы обрядовъ. Въ слідующемъ мъсяцъ папа имълъ свиданіе съ англійскимъ королемъ въ Жизоръ (86), и въроятно былъ посредникомъ мира, заключеннаго имъ съ Лудовикомъ въ началь 1120 года. Въ продолжения войны, конченной этимъ миромъ, Лудовикъ успъль совершить нъсколько походовъ въ области, лежавшія къ югу отъ родовыхъ капетингскихъ владеній и резко отделенныя отъ северной Франціи характеромъ народонаселенія и всёмъ развитіемъ своей исторіи со временъ Меровинговъ. Говоря объ одномъ изъ такихъ предпріятій, которыми поддерживалась слабая связь между землями, расположенными по объимъ сторонамъ Луары, Сугерій употребиль выраженіе, не безъ причины обратившее на себя вниманіе знаменитаго автора "Исторіи французской цивилизацін" (87): Scitur enim regibus longas esse manus (88). Мы знаемъ, что такой фразы безъ горькой ироніи нельзя было приложить ни къ Филиппу І, ни къ отцу его. Очевидно, что съ 1108 года положение короля измънилось, что монархическая власть получила новое значеніе, оправдывающее слова лътописпа.

Около двухъ лѣтъ послѣ Реймсскаго собора, Сугерій вторично отправился въ Италію съ порученіями къ папѣ отъ Лудовика Толстаго. Какого рода были эти порученія, мы не знаемъ (89). Достовърно только то, что

Каликстъ II принялъ пословъ съ большими почестями и даже выразилъ желаніе удержать при себъ Сугерія (90). На возвратномъ пути во Францію последній встретиль гонца, который привезь ему весть о смерти аббата Св. Діонисія, Адама, и объ избраніи его самого преемникомъ умершему. Но къ этимъ извъстіямъ гонецъ прибавилъ, что король недоволенъ совершеннымъ безъ его въдома и предварительнаго согласія выборомъ и посадилъ въ Орлеанскій замокъ иноковъ и ленниковъ Св. Діонисія, явившихся съ просьбою объ утвержденіи новаго аббата (91). Положеніе Сугерія было крайне затруднительно. Принятіемъ высокаго сана, въ который возвело его довъріе братій, онъ подвергаль себя гнъву короля, отказомъ-гнъву папы. Поручивъ одному изъ друзей своихъ, ъхавшему въ Римъ, узнать мнъніе Каликста II объ этомъ дълъ, онъ медленно продолжалъ свое путешествіе, въ надеждъ получить болъе благопріятныя извъстія. Негодованіе Лудовика не могло быть продолжительно: оно было вызвано не лицемъ избраннаго, а формою избранія. Дівиствительно, Сугерій узналь, еще находясь въ дорогі, объ освобожденіи депутатовъ монастырскихъ изъ Орлеанскаго замка и о готовности короля признать его въ званіи аббата. Лудовикъ лично ожидалъ его въ монастыръ Св. Діонисія и встрътиль какъ друга. Обрядъ посвященія совершиль архіепископь Буржскій (92). Въ 1123 году Сугерій снова ъздиль въ Римъ, дабы изъявить свою признательность главъ церкви. Онъ провель шесть мъсяцевъ при дворъ Каликста, пользуясь его милостями и довъріемъ, участвоваль въ великомъ Латеранскомъ соборъ, утвердившемъ Вормсскій Конкордать, заключенный между императоромъ и папою, и посътивъ знаменитъйшіе своими святынями монастыри Италіи, возвратился на родину (93), которой угрожала опасность, призывавшая къ дълу всъ силы юной монархіи. Въ Вормсскомъ Конкордать высказалась болье усталость, нежели искреннее желаніе мира со стороны заключившихъ его. Ни императоръ, ни папа не разсчитывали на продолжительное перемиріе, но оба они думали воспользоваться этимъ временемъ для приготовленій къ будущей борьбъ. Генрихъ не забыль участія, принятаго Францією въ дъль инвеституры, явнаго покровительства, оказаннаго ею его противникамъ (94). Женатый на Матильдъ, единственной дочери и наслъдницъ англійскаго короля (95), онъ надъялся по смерти тестя присоединить къ своимъ владъніямъ Нормандію, въ которой опять поднялась партіи Вильгельма Клитона, и такимъ образомъ стеснить и задавить въ зародыше государство Капетинговъ. Въ 1124 году императоръ и его тесть объявили войну Франціи и повели съ двухъ сторонъ нападеніе. Поручивъ оборону графства Вексинскаго и всей съверной границы Амальриху Монфорскому, съ которымъ соединились возставшіе въ Нормандіи бароны, Лудовикъ обратился къ остальной Франціи съ требованіемъ помощи противъ императора. Это было первое дъло, собравшее цълое государство подъ одно знамя. Споръ шелъ не о перевъсъ той или другой феодальной династіи, а о національной независимости, объ отраженіи иноплеменнаго владычества. Со всёхъ сторонъ шли на зовъ Лудовика рыцарскія дружины и народное ополченіе. Герцогь Вильгельмъ Аквитанскій привель войско изъ-за Луары. Теобальдъ Шартрскій, дъйствовавшій въ Нормандіи за одно съ дядею Генрихомъ англійскимъ, служиль верно въ походе противъ Генриха Немецкаго, отделяя отъ этой войны распрю свою съ леннымъ господиномъ. Послъ торжественнаго молебствія, совершеннаго въ монастыр в Св. Діонисія, защитника и покровителя капетингскаго королевства (96), Лудовикъ поднялъ съ алтаря орифламу, знамя Вексинскаго графства, сдълавшееся потомъ знаменемъ монархіи (97), и принялъ подъ личное начальство "сильную и преданную престолу" монастырскую дружину, состоявшую изъ людей, среди которыхъ прошло его дътство. "Они не выдадутъ меня ни живаго, ни мертваго", сказалъ онъ (98). У Реймса, назначеннаго сборнымъ мъстомъ, собралось такое множество конныхъ и пъшихъ воиновъ, что ихъ можно было принять за тучи саранчи, покрывшія поверхность земли (99). Для продовольствія войскъ приняты были необычайныя въ то время міры (100). Императоръ, неожидавшій подобной встрѣчи, поспѣшно отступилъ. Просьбы епископовъ, говоритъ Сугерій, отклонили Французовъ отъ преследованія непріятеля и отъ вторженія въ Германію. "Но никогда, продолжаеть онъ, не покрывалась Франція такимъ блескомъ, никогда не обнаруживала она съ такою славою могущества соединенныхъ частей своихъ. Ея король лично побъдилъ императора Германіи, заочно-короля англійскаго (101). Земля умолкла предъ Францією, и гордыня враговъ ея смирилась" (102). Въ этихъ словахъ л'ятописца впервые сказалось народное чувство Француза, впервые выразилось сознаніе единой, нефеодальной Франціи. Богатые дары Лудовика засвидітельствовали его признательность Св. Діонисію и аббату Сугерію. Онъ уступиль монастырю доходы съ ярмарки, происходившей вив его ограды, сборъ съ дорогъ, и сверхъ того одарилъ его землями и другими богатствами (103). Аббатъ Св. Діонисія дъйствуеть уже не однимъ вліяніемъ на друга, не однимъ совътомъ-онъ заняль мъсто между великими сановниками государства и принимаеть явное участіе во встхъ значительныхъ событіяхъ не только своей родины, но Западной Европы. Немедленно послъ окончанія войны съ Генрихомъ, онъ былъ вызванъ письмомъ Каликста II въ Римъ, гдв его, въроятно, ожидало кардинальство (104). Но прибывъ въ Лукку, Сугерій узналъ о смерти папы и не продолжалъ путешествія, опасаясь возбудить всегдашнее корыстолюбіе Римлянъ (Romanorum veterem et novam avaritiam devitando). Изъ грамоты, подписанной имъ 1125 года въ Майнцъ, видно, что онъ былъ въ этомъ городъ въ самое время избранія нъмецкими князьями преемника умершему Генриху. Авторъ "Жизни Лудовика Толстаго" не счелъ нужнымъ сообщить своимъ читателямъ причинъ своей поъздки въ Майнцъ. Но ихъ не трудно угадать, зная участіе духовенства въ выборѣ Лотара Саксонскаго и въ устраненіи отъ нъмецкаго престола Гогенштауфеновъ. Сугерій быль очевидно на имперскомъ сеймѣ въ качествѣ французскаго посла и дъйствовалъ въ видахъ папской партіи, согласной съ выгодами его правительства. На этотъ разъ догадка Д. Жервеза, приписывающаго Сугерію рышительное вліяніе на дыйствія сейма, оказывается близкою кы истинъ (105). Его дарованія уже были оцънены римскимъ дворомъ, который охотно употребляль ихъ въ дъло. Число подписей подъ упомянутою грамотою показываеть, что Сугерій быль въ Майнцѣ не одинь, а съ большою свитою, состоявшею изъ духовныхъ лицъ и свѣтскихъ ленниковъ его монастыря. Этотъ актъ свидѣтельствуетъ вообще объ уваженіи и особенныхъ правахъ, какими пользовался лично новый аббатъ Св. Діонисія. Графы Морспехскіе въ Германіи незаконно владѣли землями, принадлежавшими его обители, за что и были отлучены отъ церкви. Въ Майнцѣ Сугерій, удовлетворенный уступками и покорностію графа Майнарда, приняль его снова въ лоно церкви, не смотря на присутствіе папскаго легата и Майнцскаго архіепископа, которымъ собственно принадлежало такое право (106). Эти прелаты даже подписались въ числѣ свидѣтелей подъ мировою грамотою.

Частыя отлучки Сугерія изъ Франціи и вверенныя исключительно ему сношенія съ римской курією не отвлекали его отъ внутреннихъ д'аль королевства и отъ управленія собственнымъ монастыремъ. Мы укажемъ только на выданную имъ въ 1125 году жителямъ города С. Дени и принадлежавшаго къ нему округа льготную грамоту, въ которой онъ освободилъ ихъ оть мертвой руки, одной изъ худшихъ повинностей, тяготъвшихъ на виланахъ (107), и на походъ совершенный имъ при особъ Лудовика VI въ Овернь. Сугерій не принадлежаль къ числу воинственныхъ прелатовъ, которыми такъ богать XII въкъ, но въ случат нужды онъ не отставаль отъ другихъ, садился на коня и смъло велъ въ бой дружину Св. Діонисія. Это испыталь на себъ Гугонъ Пюизе. Поводомъ къ войнъ съ графомъ Вильгельмомъ VI Оверньскимъ была ссора последняго съ епископомъ Клермонскимъ. Король, "не терявшій случаевъ служить церкви", уже помириль ихъ однажды (108). Въ 1126 году онъ долженъ былъ снова идти за Луару для усмиренія графа Оверньскаго, не слушавшаго его приказаній. Въ экспедиціи участвовали лично знатитище владтльцы стверной Франціи, между прочимъ графы: Карлъ Фландрскій, Фульконъ Анжуйскій, Конанъ Бретанскій, Амальрихъ Монфорскій. Даже Генрихъ вспомнилъ обязанности вассала и прислалъ ленному господину отрядъ норманскихъ рыцарей. Воиновъ было болъе, чъмъ нужно для завоеванія всей Испаніи (109), говорить "Жизнь Лудовика Толстаго". Но не изъ одного усердія къ королю шли такъ охотно за Луару бароны съверной Франціи. Ихъ вела туда давнишняя непріязнь къ богатымъ, промышленнымъ, болъе образованнымъ племенамъ юга. Походами Лудовика Толстаго открывается движеніе, законченное Альбигенскими войнами. Амальрихъ Монфорскій прокладываеть дорогу внуку своему Симеону. Вильгельмъ IX, герцогъ Аквитанскій, поняль опасность, грозившую южной Франціи съ съвера, и пришелъ было на помощь леннику своему, графу Оверньскому. Но силы были слишкомъ неравны. Герцогъ присятнулъ въ ленной върности Лудовику и просилъ мира. "Графъ Вильгельмъ, сказалъ онъ при свиданіи съ королемъ, получилъ отъ меня Овернь въ лено, такъ какъ я принялъ ее отъ тебя; если ты считаещь его виновнымъ, моя обязанность представить его къ суду твоему: я отъ этого не отказываюсь и готовъ дать заложниковъ (110)". Лудовикъ приказалъ епископу Клермонскому и графу Оверньскому явиться въ сопровожденіи Аквитанскаго герцога къ суду въ Орлеанъ и возвратился съ торжествомъ въ Парижъ, заставивъ признать власть свою въ областяхъ, на которыя его предки не имъли никакого вліянія. При осадъ замка Монферана, близь Клермона, аббатъ
Св. Діонисія занималъ самое опасное мъсто въ лагеръ и, какъ простой
воинъ, долженъ былъ укрываться за щитомъ отъ сыпавшихся на него
стрълъ. Одинъ только Стефанъ Гарландскій, съ 1107 года канцлеръ Франціи,
заступившій по смерти двухъ старшихъ братьевъ своихъ мъсто сенешаля (111),
въ продолженіи тридцати слишкомъ лътъ не выходившее изъ ихъ рода, пользовался повидимому наравнъ съ Сугеріемъ довъренностію и милостію Лудовика VI. Опредълить долю участія каждаго изъ нихъ въ отдъльныхъ событіяхъ было бы невозможно, но кажется нетрудно показать отношеніе
аббата Сугерія къ одному изъ самыхъ важныхъ явленій той эпохи — къ
освобожденію городскихъ общинъ.

Знакомымъ съ развитіемъ исторической литературы во Франціи читателямъ извъстно, до какой степени неосновательны были толки писателей прошлаго въка о роли, какую Лудовикъ Толстый игралъ въ споръ между французскими городами и ихъ притъснителями. Его называли виновникомъ этого движенія, ему приписывали положительное влімніе на самое образованіе новыхъ городовыхъ учрежденій. Доказывать или оспоривать подобныя митьнія, послів встать изсліть дованій, совершенных в в теченіи послітыних в двадцати пяти лътъ (112), было бы смъшно. Мишеле выразилъ результатъ этихъ изследованій резкими, но недалекими отъ истины словами: во Франціи общины основали монархію, а не на оборотъ. Лудовикъ VI явился только посредникомъ, иногда пристрастнымъ участникомъ въ борьбъ, которая началась до него, шла независимо отъ его воли и привела къ результатамъ, которыхъ конечно ни онъ, ни кто другой изъ его современниковъ не могъ предвидъть. Въ его вмътательствъ въ дъла городовъ нътъ ничего систематическаго, ничего обличающаго дальновидный разсчеть или политическую цъль. Ему, очевидно, не приходило въ голову ослабление феодализма посредствомъ общинъ. Тоже самое можно сказать о сынъ его. Только Филиппъ Августь оценилъ важность новаго элемента, вошедшаго въ феодальное государство, и понялъ пользу, какую этоть элементь могъ принести монархіи. Діздъ его имізть въ виду другую пользу-денежную. Онъ просто продаваль свою подпись подъ грамотами, въ которыхъ опредвлялись отношенія возникавшихъ общинъ къ ихъ владъльцамъ. Вліяніе его не простиралось на самое содержаніе актовъ; онъ только скрыпляль ихъ и ручался за точное исполненіе обоюдныхъ условій. Въ случать нарушенія договора, обиженная сторона обращалась къ нему съ жалобою и имъла право на его помощь. Грамоть, такимъ образомъ подписанныхъ Лудовикомъ Толстымъ, мало, не болье осьми. Замътимъ, что великіе вассалы учреждали въ своихъ владъніяхъ общины, не спращивая согласія короля (113), и не считали его посредничества нужнымъ для прочности договора. Не говоря о Лангедовъ и Провансь, гдь, при усилившейся въ XI въкъ промышленности, уцълъвшіе остатки римскихъ учрежденій всплыли наружу и незаметно, почти безъ противодъйствія со стороны властей, развились въ богатыя муниципальныя уложенія, многіе города съверной Франціи вытребовали или получили отъ

милости своихъ князей значительныя льготы и даже общинныя права, еще до вступленія на престолъ Лудовика VI. Сочувствіе, показанное последнимъ къ положенію низшихъ классовъ, страдавшихъ отъ притесненій феодализма, его д'вятельность въ пользу порядка и общественной безопасности заставили историковъ XVIII въка приписать ему дъло, значение котораго они сами поняли только изъ его послъдствій. Освобожденіе городовъ вовсе не входило въ ту политическую теорію, которую сынъ Филиппа I вынесъ изъ монастыря Св. Діонисія. Напротивъ, духовенство съ рѣшительною непріязнію смотръло на движеніе, которое обнаружилось преимущественно въ городахъ, ему принадлежавшихъ. Возстанія противъ светскихъ владельцевъ были гораздо ръже, можеть быть потому, что свътскіе бароны, особенно во время крестовыхъ походовъ, часто нуждались въ деньгахъ и охотно заключали сделки съ своими подданными, продавая имъ дорогою ценою разныя льготы, изъ которыхъ постепенно слагались городовыя уложенія (114). Болъе богатое и менъе расточительное духовенство не такъ легко отказывалось отъ своихъ правъ. Здёсь споръ обыкновенно решался оружіемъ или личнымъ вившательствомъ короля. Хартін, скрвпленныя Лудовикомъ Толстымъ, принадлежать всв епископскимь или аббатскимь городамь. Гиберть, аббать Horentckiй (Nogent), писавшій въ первой четверти XII віжа, посвятиль важивищую часть своей автобіографіи подробному и въ высшей степени занимательному описанію смуть, происходившихь въ Лаонъ между жителями и епископомъ. Изъ этого повъствованія, которое цъликомъ перешло въ сочиненія французскихъ историковъ, касавшихся вопроса о происхожденіи общинъ, я возьму только опредъленіе общины, важное потому, что оно принадлежить современнику, и нъсколько фактовъ, характеризующихъ образъ дъйствія Лудовика Толстаго. Подъ ненавистнымъ и новымъ именемъ общины, говорить Гиберть, разумъется слъдующее: податные жители города платять своему господину однажды въ годъ обычныя подати и налоги; въ случаъ преступленія они вносять опредівленную закономь пеню. На такихь условіяхъ, они совершенно свободны оть всъхъ другихъ взыскалій и повинностей, какимъ обыкновенно подлежать рабы. Простой народъ охотно пользуется всякою возможностію откупиться и даеть за это большія деньги (115). Городъ Лаонъ много терпъль отъ епископа своего Галдериха, воинственнаго предата, взявшаго своими руками въ плънъ Роберта, герцога Нормандскаго, въ сраженів при Теншбре. Ходатайство Генриха англійскаго и нечестно нажитое богатство доставили ему Лаонскую епархію. Онъ быль крайне легкомысленный и жестокій человъкъ, по словамъ льтописца, и болье занимался войною и охотою, чемъ своимъ деломъ. Подданныхъ онъ обложилъ неслыханными налогами. Недовольствуясь обыкновенными источниками доходовъ, онъ изобръталь небывалые дотоль, между прочимъ чеканилъ фальшивую монету, которую, подъ опасеніемъ строгихъ наказаній, должны были принимать бъдные жители его епархіи. Даже лица высшихь сословій испытывали на себъ его жестокость. Жераръ де Шеризи или Керзи, извъстный своимъ мужествомъ рыцарь, былъ убитъ въ церкви по его приказанію. Другому Жерару онъ вельть выколоть глаза. Обыкновеннымъ исполнителемъ

его безчеловъчныхъ приказаній быль негръ, котораго онъ выписаль съ Востока и держалъ при себъ въ должности палача. Въ 1109 г. Лаонцы воспользовались его отсутствіемъ и безъ его въдома склонили деньгами Лудовика Толстаго выдать имъ грамоту на учрежденіе общины (116). Богатыми дарами удалось имъ смягчить на время самого Галдериха. Въ продолженіи трехъ лътъ городъ мирно пользовался купленными имъ правами. Но въ 1112 году епископъ, которому наскучилъ порядокъ вещей, стъснявшій его произволь, обратился къ королю съ предложениемъ семи сотъ ливровъ за уничтоженіе Лаонской общины. Граждане, узнавъ объ этихъ переговорахъ, объщали внести, сверхъ прежде уплаченныхъ, еще четыреста ливровъ за сохраненіе своихъ правъ. Лудовикъ не долго колебался между этими предложеніями: онъ взяль назадь свое слово и возвратиль епископу прежнюю неограниченную власть. "Сынъ Филиппа былъ мужественъ на войнъ, дъятеленъ, твердъ сердцемъ въ несчастіи, добръ, но слишкомъ довъряль людямъ низкимъ и корыстолюбивымъ. Этотъ порокъ сделался для него обильнымъ источникомъ неудачъ и нареканій", прибавляетъ аббатъ Ногентскій (117). Крутыя міры Галдериха произвели наконецъ кровавое возстаніе, стоившее ему жизни. Лаонъ, навлекшій на себя гивь короля, принужденъ быль прибъгнуть къ покровительству Оомы Марнскаго, одного изъ самыхъ свиръпыхъ бароновъ XII въка. Кромъ его никто не хотълъ помочь несчастнымъ гражданамъ Лаона. Послъ долгихъ и разнообразныхъ бъдствій, они наконецъ успъли умилостивить Лудовика и въ 1128 году купили себъ новую хартію, получившую имя institutio pacis. Зам'вчательно, что въ то самое время, когда Лудовикъ воеваль съ Лаонцами и призваннымъ ими Оомою Марискимъ, онъ защищаль Аміенскую общину противъ того же Оомы и отда его графа Энгерана. Побудительнымъ поводомъ къ вившательству короля были и въ этомъ случат деньги, данныя ему гражданами Аміена (118). Приведенные примъры достаточно показывають, что въ отношеніяхъ своихъ къ городамъ Лудовикъ VI руководствовался не политическими видами, а денежнымъ разсчетомъ или другими минутными выгодами, хотя въ предѣлахъ собственныхъ владеній онъ не терпель общиннаго устройства и допустиль его только въ Мантъ, который, по положению своему на границъ Нормандіи и воинственному характеру жителей, требоваль въ свою пользу исключенія изъ общаго правила. Другіе королевскіе города, напримѣръ Парижъ, Орлеанъ, Этампъ, получили разныя льготы и привилегіи, улучшившія быть жителей, но безъ всякаго политическаго характера. Аббата Сугерія конечно нельзя причислить къ тъмъ низкимъ и корыстолюбивымъ людямъ, о вліяніи которыхъ на Лудовика Толстаго упоминаетъ Гибертъ Ногентскій. Нельзя также представить его равнодушнымъ свидътелемъ городскихъ смутъ, происходившихъ на всъхъ концахъ Франціи. Человъкъ съ его умомъ и властію должень быль по необходимости принять участіе въ общемъ движеніи и выразить, словомъ или дёломъ, свое мнёніе въ пользу какой нибудь изъ двухъ сторонъ. Изъ "Жизни Лудовика Толстаго" видно, что авторъ не любитъ общинъ и какъ бы не считаетъ нужнымъ говорить объ нихъ. Разсказывая довольно подробно вст войны своего героя, онъ упомянулъ и о войнт его съ Оомою Марискимъ, но умолчалъ объ ея причинахъ. Лудовикъ является, какъ вездъ, защитникомъ порядка и церкви противъ хищнаго, преданнаго проклятію феодальнаго владъльца. Это повтореніе исторіи съ Бушаромъ Монморанси или съ Гугономъ Пюизе. Только мимоходомъ сказано, что въ одномъ изъ замковъ Оомы скрывались люди, убившіе епископа Галдериха "по поводу королевскаго приказанія уничтожить общину", и что они были жестоко наказаны (119). Между темъ событія эти важны, они обращали на себя вниманіе цълой Францін, тъмъ болье, что со временъ послъднихъ Каролинговъ Лаонъ считался столицею государства. Объ Амьенъ тоже осторожное молчаніе. По словамъ літописца, Лудовикъ водвориль въ этомъ городъ миръ, изгнавъ оттуда графа Энгерана, его сына и кастелана Аду (Ада); но причины изгнанія и предшествовавшей ему двухлітней войны означены общими выраженіями: ограбленія церквей и всёхъ окрестныхъ мёстъ (120). Объ общинъ нътъ и помину. Самое слово это одинъ только разъ встръчается подъ перомъ Сугсрія (121), не смотря на то, что оно громко раздавалось кругомъ его. Понятно, почему аббать Св. Діонисія не благоволиль къ нему: онъ былъ по преимуществу мужъ порядка, строгій блюститель государственнаго единства. Въ немъ уже замътно то стремление къ централизаціи, къ подчиненію частей цілому, которое составляеть отличительный характеръ государственныхъ людей Франціи во всь эпохи ея исторіи. Съ этой точки врівнія, одаренный политическими правами, укрівпленный, располагавшій собственною дружиною городъ быль немногимь лучше феодальнаго замка. И тотъ и другой упрямо отстанвали свою самостоятельность, свое частное существованіе и тъмъ мъщали успъхамъ великаго дъла, начатаго Капетингской монархією при Лудовик VI, т. е. образованію французской національности. Для достиженія такой цізли надобно было, чтобы распустились и исчезли въ общемъ упорныя особенности, какими такъ богатъ феодально-общинный міръ. Изъ этого не слідуеть, что Сугерій быль врагь городовъ вообще. Напротивъ, онъ заботился объ ихъ благосостояніи я объ отм'янъ стъснявшихъ промышленность здоупотребленій, чему служитъ доказательствомъ льготная грамота, выданная имь отъ себя Сенъ-Дени, и состоявшіяся не безъ его сод'вйствія распоряженія Лудовика Толстаго для городовъ королевской области. Но всякое движеніе, къ которому примъшивалось насиле, было ему противно. Воть почему онъ съ такою похвалою отзывается о походъ короля противъ убійцъ графа Фландрскаго. По его мнънію "это самый благородный изъ подвиговъ, совершенныхъ Лудовикомъ Толстымъ (122)".

Смерть Карла Добраго, графа Фландрскаго, и ея послѣдствія составляють одинь изъ самыхъ драматическихъ эпизодовъ въ исторіи XII столѣтія. Это происшествіе произвело глубокое впечатлѣніе на умы современниковъ, привычныхъ впрочемъ къ кровавымъ зрѣлищамъ, и было ими подробно описано. Изъ трехъ памятниковъ такого рода самый полный и лучшій есть дневникъ синдика Брюггскаго Гальберта. Гальбертъ писалъ подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ страшныхъ событій, совершавшихся предъ его глазами, и живо передалъ оригинальныя черты страны, въ которой съ осо-

беннымъ остервененіемъ боролись всѣ враждебные между собою элементы средневѣковаго общества. Краткій разсказъ "Жизни Лудовика Толстаго" почти во всемъ согласенъ съ показаніями Брюггскаго синдика.

Не многіе князья той эпохи стояли во мнівнім европейскихъ народовъ на ряду съ Карломъ Фландрскимъ. Отецъ его, Кнутъ Святой, король Датскій, умеръ смертію мученика, въ храмъ, во время молитвы, подъ ударами убійцъ (123). Спасшійся, но лишенный отцевскаго наслідія, Карль подвигами личной доблести добыль себъ громкую славу въ Палестинъ и въ войнахъ, которыхъ театромъ была Франція. Умирая, графъ Балдуинъ VII Фландрскій назначиль его своимь преемникомь. Лучшаго выбора нельзя было сдълать. Но Карлу предстояла трудная задача: водворить порядокъ въ такой земль, какова была Фландрія. Топоръ Балдуина VII притупился, не достигнувъ этой цъли. Генть, Брюгге, Ипернъ и другіе города, купившіе или завоевавшіе себъ значительных права, мало заботились объ исполненіи графской воли. Феодальные бароны не стыдились здёсь вступать въ службу богатыхъ горожанъ и водить ихъ дружины противъ общаго господина. Сѣверная, или приморская Фландрія занята была полудикимъ; сохранившимъ много языческихъ обычаевъ племенемъ Фламинговъ, потомками тъхъ Саксовъ, которые въ III и IV въкахъ грабили берега Римской имперіи и селились на нихъ. Въ началъ XII въка они еще смущали благочестивыхъ странниковъ, посъщавшихъ ихъ по дъламъ церкви, наготою тъла и безстыдствомъ ръчей (124). Частыя распри ихъ между собою и съ сосъдями были кровопролитны. Прикрыпленныя къ верхушкы ихъ огромныхъ палицъ зажженныя смоляныя лучины давали знакъ къ войнъ (125). Усилія графовъ и духовенства смягчить ихъ нравы были до тъхъ поръ безполезны. Старанія Карла Добраго ув'внчались повидимому большимъ усп'вхомъ. По крайней м'връ это можно заключить изъ словъ Гальберта: при немъ народъ началъ благоденствовать и вкусиль отъ благъ справедливости и мира. Когда графъ усмотръль, что выгоды такого порядка всеми оценены, онь решиль, что никто не долженъ ходить съ оружіемъ на рынокъ или около замковъ, и что всякій, недовіряющій общественной безопасности, подлежить наказанію собственнымъ оружіемъ. Впоследствіи онъ запретиль носить луки, стрелы и другое оружіе вить городовъ (126). Но другой современникъ, которому мы также обязаны исторією Карла Добраго, прибавляєть къ этой картинъ безмятежнаго спокойствія многозначительный намекъ: "мужи благоразумные радовались усердію графа, но порочные нетерпъливо сносили его власть, ибо видъли, какъ справедливость его охраняла жизнь людей, имъ ненавистныхъ, и противилась всъмъ ихъ покушеніямъ. Не имъя болъе средствъ къ свободному удовлетворенію своихъ страстей, они полагали, что благосостояніе графа несовитьстно съ ихъ собственнымъ (127)". Изъ любви къ своимъ подданнымъ, Карлъ отказался отъ двухъ предложенныхъ ему царскихъ вънцовъ: Герусалимскаго и нъмецкаго (128). Къ безпорядкамъ, съ которыми онъ боролся, принадлежала неопредъленность въ правахъ сословій, естественное слъдствіе частыхъ смутъ, черезъ которыя прошла Фландрія. Люди, вышедщіе изъ крітостнаго состоянія, занимали міста, приличныя только людямъ

свободнымъ, и наоборотъ. Карлъ учредилъ нарочные суды для разбора такихъ дёль и поручиль имъ привести въ известность, кто къ какому классу общества принадлежить, дабы никто не уклонялся оть обязанностей своего званія (129). Въ числів тіхъ, на которыхъ особенно падала тяжесть этой мъры, быль Бертульфъ, превотъ имъній, принадлежавшихъ капитулу Св. Доната въ Брюгге. Его могущество мало уступало графскому и опиралось, сверхъ огромнаго богатства, на многочисленныхъ родственникахъ, братьяхъ и племянникахъ, которые также обладали общирными владъніями и занимали важныя должности. Диздиръ Гакетъ, братъ Бертульфа, былъ кастеланомъ Брюггскаго замка. Но древность ихъ рода не соотвътствовала его богатству и силь (130). Отецъ Бертульфа, Эрембальдъ, быль простой Фламингъ и служилъ Брюгскому кастелану. Умертвивъ тайнымъ образомъ своего господина, онъ женился на его вдовъ, которая принесла ему въ приданое между прочимъ должность, которую занималъ ея первый супругъ (131). Сыновья Эрембальда пошли по его следамъ. Дабы укрепить свое могущество сильными связями и заставить умолкнуть толки о своемъ происхожденіи, они старались породниться посредствомъ браковъ съ знатными фамиліями Фландріи. Но это средство не помогло. Одинъ изъ рыцарей, женатыхъ на племянницахъ превота Св. Доната, хотъвшій кончить какую то тяжбу судебнымъ поединкомъ, получилъ отъ своего противника отказъ, основанный на неравенствъ состояній, ибо по фландрскому закону мужъ рабыни по истеченіи года самъ обращался въ рабство. Карлъ очевидно принималъ въ этихъ спорахъ небезпристрастное участіе. Ему хотьлось сломить опасное могущество рода, котораго глава хвастался темъ, что посадилъ Датчанина на графство (132). Въ 1125 и слъдующемъ году жители Фландріи подверглись страшнымь бъдствіямь оть неурожая. Въ то время, въроятно, признательность народа дала Карлу названіе Добраго. Онъ дівлился съ неимущими собственнымъ столомъ, приказалъ производить на свой счетъ ежедневную выдачу хльба во всьхъ городахъ графства и вообще приняль противъ голода мьры, свидътельствующія не объ одномъ милосердін его, но о ръдкой въ ту эпоху предусмотрительности. Среди заботь о народномъ продовольствіи, онъ узналь, что одинъ изъ братьевъ Бертульфа скупилъ, для перепродажи по высшей цвив, значительный запась хлеба въ монастырскихъ именіяхъ и у иностранныхъ кущовъ. Графъ велълъ ему продать этоть хлъбъ по той-же цънъ, по какой онъ быль купленъ (133). Ненависть росла съ объихъ сторонъ. Однажды, въ порывъ неосторожнаго гитва, у Карла вырвалась угроза сварить въ котлѣ превота Св. Доната (134). Въ кровопролитной распрѣ послѣдняго съ семействомъ Ванъ Стратенъ (135), онъ сталъ на сторонъ послъднихъ и наказалъ Буркарда, племянника Бертульфова и зачинщика вражды, сожженіемъ его дома. Но дътямъ и внукамъ Эрембальда угрожала еще большая опасность: приговоръ суда могъ свести ихъ разомъ съ высоты блестящаго, почти княжескаго положенія, на низшую степень общественной гіерархіи. Они ръшились отвратить оть себя бъду преступнымъ дъломъ, которое отозвалось далеко за предълами ихъ родины и долго жило въ преданіяхъ фландрскаго народа.

Втораго марта 1127 года, рано утромъ, Карлъ Добрый молился въ церкви Св. Доната. Берегись, графъ, сказала позади его нищая старуха, которой онъ протягивалъ руку съ подаяніемъ. Графъ обернулся: за нимъ уже стоялъ Буркардъ, самый свирѣпый изъ племянниковъ превота, исполинъ ростомъ, наводившій ужасъ однимъ взглядомъ своимъ, по словамъ лѣтописи. Двумя ударами меча убилъ онъ обреченную его мести жертву. Въ храмѣ раздавалось между тѣмъ пѣнье псалма Давидова. Карлъ испустилъ духъ при словахъ: ты окропишь меня иссопомъ, и очищусь; ты омоешь меня, и стану бѣлѣе снѣга. "Онъ смылъ съ себя грѣхи свои рѣкою собственной крови", прибавляетъ Гальбертъ. Онъ умеръ смертью отца. Западная церковь поминаетъ ихъ обоихъ въ молитвахъ своихъ. Исторія также творить ему поминки: она чтитъ въ немъ мученика великихъ идей порядка и цивилизаціи, падшаго въ борьбѣ съ неукротимыми страстями поколѣній, считавшихъ общественный порядокъ несовмѣстнымъ съ ихъ личнымъ правомъ, а цивилизацію тяжкимъ гнетомъ (136).

За смертью графа последоваль целый рядь убійствь, сначала въ самомь храмѣ Св. Доната, потомъ въ городѣ, гдѣ заговорщики искали и преслъдовали людей, изв'єстных своею преданностію ему. Многіе изъ нихъ усп'єли скрыться. Граждане смотръли на происходившее съ какимъ-то тупымъ недоумъніемъ, котораго источникомъ былъ, въроятно, испугъ, а можетъ быть нъчто худшее-желаніе перемъны, пристрастіе къ убійцамъ, до дня кровавой изміны пользовавшимся хорошею славою (137). На другой день они однако опомнились: начали собираться толпы и разсуждать о томъ, что надлежало дёлать при такихъ обстоятельствахъ. Надъ трупомъ графа уже плакали и молились жены Брюггскія. Онъ были смълье мужей и не робъли предъ ненавистію Бертульфова семейства (138). Превотъ думалъ положить конецъ опасному для него плачу перенесеніемъ тела въ Гентъ, но ему не дали исполнить этого намеренія. Черезъ несколько дней онъ должень быль запереться со всеми сообщниками своими въ замке, котораго кастеланомъ быль брать его Диздирь Гакеть. Большая часть города Брюгге уже была во власти сбиравшихся со всъхъ сторонъ приверженцевъ убитаго графа. Кто станеть мстить за него, когда его не будеть, говориль Буркардь готовясь къ преступленію. На этоть вопросъ отвітало, все фландрское рыцарство, хотя въ его рядахъ было много тайныхъ друзей, даже соумышленниковъ Бертульфа. Но они не смѣли признаться въ этомъ, видя общее возстаніе. Читатели могуть прочесть у Гальберта непринадлежащія сюда подробности осады Брюггскаго замка, замъчательной упорствомъ объихъ сторонъ, въ особенности достойнымъ лучшаго дъла мужествомъ осажденныхъ. Отразивъ нъсколько приступовъ, они должны были удалиться въ церковь, гдъ совершилось злодъяніе, и держались здъсь до послъдней крайности. Въ жителяхъ города не разъ обнаруживалось сожаление къ нимъ, желаніе облегчить ихъ участь: многіе изъ заговорщиковъ, въ томъ числь самъ Бертульфъ, воспользовались этимъ и бъжали; - но Буркардъ не теряль надежды, бился днемь и приказываль играть на трубахъ, въ знакъ побъды, ночью. Онъ даже прибъгалъ къ другимъ средствамъ: къ заклинаніямъ, показывающимъ, какъ много еще было языческаго въ нравахъ Фландріи. Въ ночь на 3 марта убійцы совершили надъ тѣломъ убитаго ими графа родъ языческой тризны. Они сѣли кругомъ своей жертвы, ѣли хлѣбъ и пили пиво изъ общаго кубка, думая тѣмъ смягчить гнѣвъ покойника и отвратить отъ себя возмездіе (139).

Но дело ихъ принимало со дня на день худшій оборотъ. Вильгельмъ, кастеланъ Иперискій, потомокъ графовъ Фландрскихъ, въ надеждѣ получить наслідіе Карла Добраго, объщавшій скорую помощь превоту Св. Допата, перешелъ на сторону его враговъ, видя, что они сильнъе. Много другихъ бароновъ поступили также. Король французскій уже стояль въ Аррасъ и звалъ къ себъ перовъ графства Фландрскаго, для назначенія имъ новаго господина. Выборъ Лудовика паль на Вильгельма Клитона, которому онъ нъкогда безуспъшно старался доставить герцогство Нормандское. Теперь обстоятельства были благопріятнье. Во Фландріи, раздираемой междоусобіемъ, некому было противиться. Генрихъ Англійскій, который конечно не безъ опасснія смотръль на возвышеніе племянника и предвидъль новыя возстанія въ Нормандіи, на этотъ разъ быль побъждень счастіемь и быстрыми действіями Лудовика Толстаго. Внукъ Вильгельма Завоевателя быль признанъ графомъ баронами и городами Фландрскими. Первымъ онъ объіцаль всь имънія Бертульфова семейства, а городамъ-уступку повинностей и налоговъ (140). Пятаго апръля Лудовикъ вступилъ въ Брюгге; десять дней спустя, сдались осажденные, у которыхъ наконецъ оставалась одна подкопанная и разбитая стінобитными орудіями колокольня. Ихъ было всего двадцать семь человъкъ. Прочіе погибли или бъжали. Граждане Брюггскіе просили помилованія Роберту, племяннику превота, юнош'є р'єдкихъ достоинствъ, великодушно ставшему за родственниковъ, въ преступленіи которыхъ онъ не участвовалъ. Лудовикъ согласился только на смягчение наказанія: Роберть быль бить розгами, потомь ему отрубили голову. Прочіе подверглись болье жестокимъ казнямъ. Бертульфъ, пойманный стараніями бывшаго союзника своего, Вильгельма Иперискаго, быль повъщенъ рядомъ съ голодною, терзавшею его собакою. Буркардъ умеръ на колесъ. Передъ смертью онъ самъ просилъ, чтобы ему отрубили руку, поднятую имъ на Карла. Многіе были свергнуты съ башни Брюггскаго замка или заживо погребены въ болоть. Родъ Эрембальда паль съ высоты непродолжительнаго величія, но имена пережившихъ его паденіе членовъ встръчаются впоследствіи снова въ исторіи фландрскихъ смуть. Правленіе Вильгельма Клитона продолжалось недолго. Жизнь, проведенная въ битвахъ и перевздахъ отъ одного феодальнаго двора къ другому, не могла воспитать въ немъ качествъ, которыя были необходимы владетелю страны, не умевшей вынести Карла Добраго. По совъту окружавшихъ его рыцарей, новый графъ взялъ назадъ объщанія, данныя имъ гражданамъ Брюгге. Лиль и Сентъ-Омеръ, оказавшіе ему сопротивленіе, были наказаны тяжелыми пенями. Вильгельмъ думалъ одною строгостію подавить неудовольствіе своихъ подданныхъ. Онъ не зналъ, съ какими людьми имълъ дъло. Несмотря на видънные имъ примъры, многолюдный, безпокойный Гентъ отказалъ въ повиновении графскому

кастелану. Рыцарь Иванъ, изъ Алоста, говорилъ съ графомъ отъ имени гражданъ. Онъ предлагалъ ему разобрать ихъ споръ судомъ выборныхъ изъ духовенства и народа, громко обвинялъ въ нарушении клятвеннаго объщанія и заключиль требованіемь: "откажитесь оть графскаго сана, если наши обвиненія справедливы; мы призовемъ на ваше мъсто человъка болье способнаго и съ большими правами" (141). Вильгельмъ былъ смълъ. Онъ переломиль бы соломинку въ знакъ разрыва ленной связи, но его остановиль ропоть и говорь окружавшей ихъ толпы, говорить летописець (142). Върный феодальнымъ преданіямъ, не понимая новыхъ отношеній, въ какія его поставила игравшая имъ судьба, онъ въ свою очередь предложилъ рыцарю Ивану изъ Алоста кончить споръ поединкомъ. Какъ будто такая побъда могла упрочить его шаткое положение! Болъе всъхъ могъ бы помочь ему и совътомъ и дъломъ Лудовикъ Толстый. Но Лудовика занимала вспыхнувшая опять война съ Генрихомъ I и Теобальдомъ Шартрскимъ, которому съ 1125 года принадлежала вся Шампанія. Генрихъ поддерживаль духъ неудовольствія во Фландріи. Враги его племянника получали оть него всякаго рода пособія (143). Премникъ Карла едва не испыталъ участи своего предшественника. Въ Ипернъ готовилось повторение кровавой драмы, которой свидетелемъ былъ Брюгге. Вильгельмъ, не подозревавшій опасности, сидълъ у Ипериской дъвицы, съ которою былъ въ связи. "Она по обычаю вымыла ему голову, потомъ, зная о заговоръ, стала плакать. Молодой графъ спросиль любовницу о причинъ ея слезъ и искусно склонилъ ее просъбами и угрозами открыть ему вст подробности, какія она узнала отъ его непріятелей относительно назначенной ему смерти. Тогда, не расчесавь даже волосъ своихъ, онъ схватилъ оружіе и увезъ съ собою ту дъвицу, дабы избавить ее отъ всякой опасности. Впоследствіи онъ отправиль ее въ сопровождении нъкотораго аббата къ Вильгельму, герцогу Аквитанскому. своему сверстнику и брату по оружію. Онъ просиль его выдать ее честнымъ образомъ замужъ, какъ сестру и избавительницу свою. Воля его была исполнена (144)". Черезъ годъ по смерти Карла Добраго жители Брюггскіе привътствовали уже третьяго графа, -- Дитриха Эльзасскаго; въ свить котораго вошли въ городъ немногіе, успъвшіе спасти жизнь свою, члены Бертульфова рода. Ихъ вліяніе на фламинговъ немало помогло Дитриху, признанному почти на всъхъ концахъ Фландріи. Генрихъ Англійскій стояль у цъли. Король французскій, вызванный убъдительными просьбами Вильгельма Клитона (145), пришель поздно. На его требованіе, прислать въ Аррасъ выборныхъ отъ земли фландрской, городъ Брюгге отвъчалъ вычисленіемъ всъхъ проступковъ и оппибокъ низложеннаго графа. "Да будетъ въдомо королю и всемъ князьямъ, современникамъ и потомству, писали смелые горожане, что французскому королю нъть дъла до избранія фландрскаго графа. Это право перовъ и гражданъ Фландріи. Обязанность графа относительно короля заключается только въ военной службъ за тъ лена, которыя принадлежатъ Франціи (146)". Всѣ результаты блестящаго похода, совершеннаго Лудовикомъ въ 1127 году, были потеряны. 22-го иоля 1128 года Вильгельмъ Клитонъ въ сшибкъ съ приверженцами Дитриха былъ раневъ

копьемъ въ руку. Боль прошла до самаго сердца, сказалъ онъ (147), удаляясь съ поля сраженія. Черезъ пять дней послѣ полученной раны — его не стало. Ему было только двадцать семь лѣть отъ роду. На смертномъ одрѣ онъ просилъ дядю о прощеніи и наградѣ слугамъ своимъ. Gulielmus nomine, Miser cognomine (имя ему было Вильгельмъ, прозваніе — злосчастный), по выраженію лѣтописца, оставиль по себѣ поэтическое воспоминаніе (148). Его молодость, мужество, рыщарское великодушіе, самыя несчастія прикрыли недостатокъ болѣе положительныхъ правъ на участіе. Смерть его была важною утратою для Лудовика Толстаго, потерявшаго въ немъ орудіе, которое онъ всегда съ успѣхомъ противопоставлялъ Генриху Англійскому. Теперь Генриху нечего было опасаться съ этой стороны. Фландрія до такой степени подчинялась его вліянію, что современники считали его графомъ, а Дитриха—только намѣстникомъ его (149).

Авторъ "Жизни Лудовика Толстаго" не говорить о несчастной развязкъ фландрскихъ дълъ и обращаеть внимание своихъ читателей на войну, которую французскій король долженъ быль въ тоже время вести съ возставшими противъ него Стефаномъ Гарландскимъ и Амальрихомъ Монфорскимъ. Оба они принадлежали дотолъ къ самымъ върнымъ слугамъ Капетингской монархіи. Поводомъ къ враждъ была совершенная Стефаномъ безъ королевскаго согласія передача должности сенешала графу Монфорскому, который женился на его племянниць (150). Не смотря на помощь, поданную его ослушникамъ изъ Англіи и изъ Шампаніи, Лудовикъ принудиль ихъ уступить и отказаться навсегда отъ всякихъ притязаній на наследственность сенешальства въ ихъ родв. Въ 1130 году Лудовикъ Толстый положилъ конецъ злодъйствамъ и грабительствамъ Оомы Марискаго. Около двадцати лътъ сряду держалъ Оома въ страхъ почти всю Пикардію. Замокъ его Куси считался неприступнымъ. Лудовикъ решился однако осадить его, но Оома, избалованный долгою безнаказанностію, самъ пошелъ на встрѣчу непріятелямъ. Въ схватиъ онъ былъ смертельно раненъ и взять. "Ни раны, ни оковы, ни угрозы, ни просьбы не могли склонить закосивлаго преступника къ освобожденію купцовъ, которыхъ онъ съ безчестнымъ коварствомъ ограбиль на большой дорогь и держаль въ темницъ". Съ трудомъ уговорили его пріобщиться Св. Таннъ предъ смертію (151).

Монастырь Св. Діонисія быль центромъ политической дѣятельности въ тогдашней Франціи. Здѣсь обсуживались и рѣшались всѣ важныя предпріятія, сюда сходились всѣ нити управленія. Тишина, приличная священной обители, смѣнилась шумомъ рыцарскихъ пировъ, говоромъ просителей, громкими преніями тяжущихся. Даже женщины получили свободный доступъ въ монастырь (152). Аббатъ любилъ великолѣпіе, держалъ, какъ мы выше видѣли, княжескую свиту и не чуждался мірскихъ забавъ. Въ сопровожденіи Амальриха Монфорскаго и другихъ знатныхъ сосѣдей, онъ проводилъ цѣлыя недѣли на охотѣ, которой добыча дѣлилась между больными братьями, бѣдными и ленниками монастырскими (153). Озирая съ вершины своего могущества путь, пройденный имъ со дня, когда отецъ его Гелинандъ принесъ его, бѣднаго и хилаго ребенка, въ даръ Св. Діонисію, Сугерій вѣроятно

Digitized by Google

не разъ увлекся естественнымъ чувствомъ гордости и заслужилъ не одинъ справедливый упрекъ. Не даромъ говорили о его надменности (154). Какъ всегда бываеть въ подобныхъ случаяхъ, завистники и недовольные старались унизить его намеками на его происхождение (155). Распускали слухи о проискахъ, посредствомъ которыхъ онъ достигъ своего сана и быль избранъ на мъсто аббата Адама (156). Но душа его не успъла очерствътъ. не подавила въ себъ ежедневною заботою нравственныхъ требованій. Согрътая невъдомымъ его современникамъ гражданскимъ чувствомъ, неотступною мыслію о благь Франціи, она хранила въ себь до случая сымя еще не обнаруженныхъ, чисто христіанскихъ доброд'ьтелей. Случай явился: за инокомъ Сугеріемъ давно сл'адили строгія очи другаго инока. Когда всъ соблазны великой власти обступили аббата Св. Діонисія, когда душа его повидимому задремала подъ льстивый говоръ свъта, ее пробудилъ повелительный и страстный голосъ, предъ глаголами котораго поникали главою вожди народовъ и самые гордые умы тогдашней Европы, голосъ Бернарда Клервальскаго. Трудно себъ представить два характера болье противоположные. Одинъ быль по преимуществу мужъ практической дъятельности, гражданскихъ подвиговъ. Онъ рано усвоилъ себъ политическую теорію и твердымъ шагомъ шель къ ея осуществленію. Въ разрѣшеніи этой задачи сосредоточиль онь всв свои помыслы, цълое существование свое. Его не развлекали отвлеченные вопросы науки, хотя знанія его были обширны и любознательность велика. Покорный признаннымъ его церковью ученіямъ. онъ не вступаль въ богословскіе споры въка, начатаго Абелардомъ и законченнаго Альбигенцами, возрастившаго схоластику до совершеннольтія, любившаго войну во встахъ сферахъ и видахъ. Счастливый случай, а не собственное, неотразимое призваніе, привель его въ монастырь. Но онъ быль въренъ, какъ немногіе въ его время, невольнымъ, въ дътствъ произнесеннымъ обътамъ. Церковь наградила его: она дала ему знанія и возвышенное понятіе объ обществъ, о гражданскомъ порядкъ и справедливости. Онъ сталь посредникомъ между ею и государствомъ. Здісь обнаруживается оригинальность этого яснаго, но не поражающаго особенною глубиною ума: онъ не уступиль искушенію, которому поддалась большая часть людей его званія, действовавшихь на театре европейской исторіи. Онъ умель отделить въчныя идеи, къ принятію и приложенію которых церковь воспитывала народы, отъ частныхъ целей западной герархіи. Другь Лудовика VI, наставникъ и намъстникъ Лудовика VII не всегда смотрълъ на отношенія Франціи съ точки эрізнія аббата Св. Діонисія. Не таковъ быль основатель Клервальской обители. При самомъ вступленіи въ жизнь, на ея порогь, его уже тревожиль вопрось о цъли земнаго существованія. Bernarde, quid venisti (зачемъ пришелъ ты, Бернардъ)? говорилъ онъ себе. Видя, что окружавшій его міръ не въ состояніи ему дать отвіта, онъ отрекся оть него. Старый отецъ, пять братьевъ, сестра убъждали его остаться съ ними. Они были знатны и богаты, объщали ему все, что могло плънить воображение красиваго и даровитаго юноши. Онъ устоялъ и удалился въ Сито. Но они не безнаказанно бесъдовали съ нимъ, слушали его ръчи. Одинъ за другимъ,

всь они-отець, братья и сестра пошли ему во следъ. Въ стенахъ монастыря Бернардъ не нашель того уединенія, какого жаждала его душа. Онъ основаль новую обитель въ страшной пустынъ, среди лъсовъ, гдъ до него жили только разбойники. Ему было тогда дваддать четыре года отъ рожденія. Постояннымъ постомъ и созерцаніемъ онъ убиль въ себъ плотскія побужденія, потеряль способность замівчать внівшніе предметы и чувство вкуса до того, что не различалъ масла отъ воды (157). По нъскольку дней сряду проводиль онъ безъ сна и безъ пищи, погруженный въ таинственный восторгь, бестдуя съ видтніями своими. Священное писаніе онъ изучаль внимательно, но редко прибегаль къ комментаріямъ и толкованіямъ, довольствуясь текстомъ (158). Къ наукъ вообще питалъ недовъріе. Онъ писалъ англичанину Мурдаху, который не різшался вступить въ его монастырь, потому что боялся разлуки съ своими книгами: въ лѣсахъ найдешь болъе, чъмъ въ книгахъ; деревья и камни скажуть тебъ то, чего не услышищь оть ученыхъ (159). Сочиненія его не дають, впрочемь, понятія о томъ красноръчіи, которое, по словамъ его біографа, исходило изъ его устъ огненнымъ закономъ (160). Всѣ современные памятники свидѣтельствують о неодолимой силь его рычей. Однажды онь встрытиль ыхавшихь на турниръ рыцарей. Бернардъ началь имъ доказывать гръхъ, сопряженный съ этою кровавою игрою. Рыцари смінлись, потомъ стали внимательнъе слушать и кончили тъмъ, что сложили съ себя оружіе и перещли изъ рати земной "въ рать небесную", т. е. постриглись (161). Когда въсть о пришествіи Бернарда приходила въ какой-нибудь городъ или селеніе, испуганныя жены и матери спъшили удалить супруговъ и дътей своихъ. Иначе они пошли бы въ следъ за проповедникомъ (162). Онъ не занималъ высокихъ должностей, не хотълъ быть ни епископомъ, ни кардиналомъ, но никто не имълъ такого вліянія на дъла Западной церкви и не говорилъ такимъ языкомъ съ папами и государями. Тайна его могущества заключалась въ непреклонномъ, невъдавшемъ уступокъ убъжденіи. Все, что было отъ міра, мало имъло значенія въ его глазахъ. Государство и семейство казались ему мимолетными формами, годными только для падшаго, слабаго человъка. Не смотря на любовь къ уединенію и созерцательной жизни, онъ должень быль часто покидать Клервальскую келью и дъйствовать въ виду пълой Европы, ибо Западная церковь призывала его на помощь во всякой опасности, во всъхъ борьбахъ своихъ. Къ его мнънію прислушивались католическіе народы при спорномъ выборъ папы; его слово громомъ падало на каждую ересь. Этому слову должны были уступить отважная мысль Абеларда и кръпкая воля Арнольда Бресчіанскаго, по словамъ самого Бернарда "не знавшаго обыкновеннаго голода и жажды, алкавшаго и жаждавшаго только крови душевной" (163). При такомъ взглядъ на жизнь, аббатъ Клервальскій не могь высоко цінить политическую діятельность Сугерія, хотя питалъ къ нему личное уважение и прілзнь. Неизвъстно, по какому именно случаю и когда онъ обратился къ Сугерію съ упрекомъ и увъщаніемъ; но изъ одного письма Св. Бернарда (164) видно, что въ 1128 году аббать Св. Діонисія уже оправдался предъ нимъ перемъною жизни. Бернардъ не

себъ приписываетъ эту нежданную, внезапную перемъну (165), но радостное чувство, какимъ проникнуто его письмо, показываеть, что въ его глазахъ оно было великимъ событіемъ. Сугерій началь съ самого себя преобразованіе ввъренной ему обители. Не переставая заниматься дълами государства, онъ удалилъ отъ себя всв внешне признаки своего могущества, все, что могло напомнить людямь его близость къ престолу. Въ жизнеописаніи его, составленномъ монахомъ Вильгельмомъ, читаемъ любопытныя подробности о принятомъ имъ съ 1128 года образъ жизни. Никто изъ братіи не превосходиль его ревностнымъ исполненіемъ монастырскаго правила. Значительную часть дня онъ проводиль въ молитвъ, орошая слезами помостъ храма (166); остальное время посвящалось разнообразнымъ трудамъ. Пищу онъ употреблялъ самую простую; трапезу дълилъ постоянно съ нищими; воздерживался, когда быль здоровь, оть мяса; вино шиль не иначе, какъ съ водою (167). За ужиномъ ему читали вслухъ творенія Отцовъ церкви. Иногда онъ самъ поучалъ присутствовавшихъ разсказами о достопамятныхъ происшествіяхъ и дізахъ великихъ мужей. Бесізда эта часто продолжалась до глубокой ночи (168). Потомъ онъ удалялся въ келью, нарочно имъ для себя устроенную. Она состояла изъ пятнадцати футовъ въ длину и десяти въ ширину (169). "Здъсь-то, говоритъ Вильгельмъ, предавался онъ на досугъ чтенію, слезамъ и размышленію, сюда уходиль отъ шума и мірской бесъды; въ этомъ одиночествъ онъ, какъ сказано о мудромъ, наименъе былъ одинокъ, ибо здъсь его разумъ упражнялся въ изученіи великихъ писателей всъхъ въковъ" (170). Немногіе часы, проведенные имъ на жесткомъ ложь, возстановляли его силы, изнуренныя непрерывнымъ трудомъ. Онъ любиль подчиненныхъ ему, какъ детей своихъ, заботнися объ ихъ здоровью (171) и не щадиль для этого издержекь. Къ наказаніямъ прибъгаль ръдко и только въ случаъ совершенно дознанной вины. За то былъ расточителенъ на награды и пособія бъднымъ (172). Вообще онъ быль нравомъ весель и избъгаль всего изысканнаго или неестественнаго въ привычкахъ и поступкахъ своихъ (173).

Замвчательно, что въ томъ же году, къ которому всв издатели относять 78 письмо Св. Бернарда, онъ велъ переписку совсвиъ другаго рода съ Лудовикомъ Толстымъ, по поводу распри, возникшей между епископомъ Парижскимъ Стефаномъ и капитуломъ Парижскаго собора. Король принялъ сторону канониковъ, за что епископъ наложилъ на его владвијя церковное запрещеніе. Папа Гонорій ІІ, разсмотрівъ діло, сняль съ Лудовика тяготвишее надъ нимъ отлученіе, къ крайнему негодованію Клервальскаго аббата, который въ рішеніи Гонорія виділь вредную для церкви уступчивость світской власти. Письма, написанныя имъ по этому случаю отъ собственнаго лица и отъ всего ордена Сито, представляють любопытный образецъ его языка. Онъ горько обвиняеть папу въ слабости и требуеть отъ короля, во имя "дружбы и братства" (174), чтобы онъ подчинился приговору Парижскаго епископа. Но Лудовикъ твердо стоялъ за неокрівшія еще, почти невысказанныя его предками, права монархіи. Въ 1129 году онъ потребоваль къ своему суду епископа Сансскаго, обвиненнаго въ святокупствіъ.

Голосъ Бернарда раздался снова: въ письмъ къ Гонорію II, онъ называлъ Лудовика Толстаго вторымъ Иродомъ, гонителемъ Христа (175). Принявши въ соображеніе, что Стефанъ Гарландскій былъ въ это время въ немилости и далеко отъ двора, что, следовательно, король руководился не его советомъ, мы въ правъ допустить вліяніе Сугерія и при этихъ столкновеніяхъ молодой монархін съ Өеократическими притязаніями, которыхъ представителемъ былъ аббатъ Клервальскій. Такая роль вполні соотвітствовала положенію, какое занималь Сугерій, и его воззрівнію на государство. Защищая гражданское общество противъ несправедливыхъ домогательствъ католической гіерархін, онъ всеми силами поддерживаль и старался укрепить отношенія, въ которыя, какъ мы видъли, Западная церковь вступила къ Капетингской династіи. Смерть папы Гонорія II-го едва не сатлалась причиной раскола для католическихъ народовъ. Несогласные между собою кардиналы выбрали двухъ папъ: Анаклета и Иннокентія II. За перваго стояли большинство кардиналовъ. Рогеръ П сицилійскій и Римскій народъ (176). Избраніе его, по всъмъ дошедшимъ до насъ свъдъніямъ, совершилось съ соблюденіемъ законныхъ формъ. Но личныя свойства Анаклета не внушали довърія людямъ. налболье дорожившимъ внышнимъ достоинствомъ и чистотою церкви. Кромъ нареканій, падавшихъ на его образъ жизни, ему ставили въ вину огромное богатство, наследованное имъ отъ деда Еврея и содействовавшее, по общему мнънію, къ его возвышенію на престолъ Св. Петра. Иннокентій не могъ держаться въ Римъ противъ могущественнаго соперника. Онъ уступилъ ему на время перевъсъ въ Италіи и, по примъру Гелазія, искаль убъжища во Франціи, отъ которой ожидаль себ'в помощи. Немедленно по его прибытіи, Лудовикъ созваль соборъ въ Этамив. Въ виду опасности, которая предстояла католическому міру, Святой Бернардъ подалъ королю руку примиренія и уб'єдиль собранныхь въ Этамп'є предатовь принять сторону Иннокентія. Его митніе основывалось не столько на формальной законности выбора, сколько на нравственной оценкъ личностей обоихъ папъ (177). Можно безъ преувеличенія сказать, что въ этой великой тяжбъ Клервальскій аббать игралъ роль судьи и что его приговоръ болье, чъмъ все остальное, рышиль участь Анаклета. Король англійскій еще колебался: Святой Бернардъ вывель его изъ недоумънія предложеніемъ взять на себя гръхъ, сопряженный съ признаніемъ Иннокентія II (178); за Генрихомъ последовали вскоре и другіе европейскіе государи. Но честь поданнаго прим'вра и великодушнаго гостепримства, оказаннаго изгнанному наместнику Св. Петра, осталась за Лудовикомъ. Изъ "Жизни Лудовика Толстаго" видно, что Сугерій быль въ этомъ дълъ помощникомъ Св. Бернарда и дъйствовалъ въ томъ же направленіи. По окончанія Этампскаго собора, онъ отправился въ Клюни, гдѣ жиль тогда Иннокентій, съ в'ястію о состоявшемся въ его пользу р'яшенім и съ предложениемъ услугъ всякаго рода отъ имени короля. Признательный папа посътиль въ свою очередь монастырь Св. Діонисія и съ большимъ великольніемъ праздноваль тамъ Пасху (179).

Следуя завещанному Гугономъ Капетомъ обычаю, Лудовикъ призналъ еще въ 1129 году соправителемъ и венчалъ на царство старшаго сына сво-

его Филиппа, умнаго и любимаго народомъ юношу. Тринадцатаго октября 1131 года Филиппъ упалъ съ лошади и вследствіе ушиба умеръ (180). Эта потеря страшно подъйствовала на удрученнаго болъзненною тучностью короля. Онъ впаль въ совершенное отчаяние. Только настояния и совъты Сугерія заставили его наконецъ обратить вниманіе на состояніе Франціи и принять мёры противь несчастій, которыя въ случай его кончины ей грозили (181). Его династія еще не крѣпко сидѣла на престолѣ, при каждой перемънъ царствованія ей предстояла новая опасность. Ея враги всегда были наготовъ. Они ждали только случая, первой оплошности, чтобы возвратить все, отнятое у нихъ Лудовикомъ въ теченіи тридцатильтней, непрерывной дъятельности. Не только между феодальными баронами, но въ духовенствъ была сильная партія, которая разсчитывала на смерть хвораго короля и надъялась замънить наслъдственную монархію избирательною (182). Это значило отбросить общество на полтора стольтія назадъ, поставить его въ то самое положение, въ какомъ оно находилось при падени Каролинговъ. Сугерій посовътоваль Лудовику (183) почти то же, что въ 1108 году, при сходных в обстоятельствах в, советоваль Ивонъ Шартрскій. 25 октября, следовательно черезъ двенадцать дней по смерти Филиппа, папа Инножентій совершиль лично надъ его младшимъ братомъ Лудовикомъ VII обрядъ помазанія и возложиль на него королевскій візнець. Многіе роптали на эту поситыность, говорить Ордерикъ Виталій (184); но цель Сугерія была достигнута: вопросъ о престолонаслъдіи быль устранень, и права Капетингской династім обезпечены на цілое поколініе.

Взятіемъ замка Брисона на Луаръ, котораго владълецъ грабиль купцовъ, заключается рядь подвиговь, совершенных БЛудовикомь Толстымъ въ пользу общественнаго порядка и безопасности. Ядъ, данный ему въ молодости Бертрадою, и постоянные военные труды окончательно разстроили его здоровье. Возвратясь изъ подъ Брисона, онъ вручилъ (1133) сыну королевскій перстень, передаль ему управленіе и изъявиль желаніе провести остатокъ жизни въ монастыръ (185). Новыя событія заставили его однако перемънить намереніе. Мы видели выше, какъ опасно было для Капетингской монархіи соперничество Нормандскихъ Герцоговъ, присоединившихъ къ своимъ обширнымъ владъніямъ во Франціи цълое государство по ту сторону пролива. Король англійскій остался ленникомъ французскаго, но далеко превосходиль его богатствомь и силою. Смерть Генриха I представила случай положить конецъ этому неравенству. Внуки Вильгельма Завоевателя заспорили между собою объ его наследіи. После крововой междоусобицы Нормандія досталась Матильдъ, графинъ Анжуйской, дочери Генриха I; Стефанъ, графъ Блуаскій, удержаль за собою Англію (186). Ему помогаль Лудовикъ, отъ котораго конечно не скрылась вся важность такого дълежа. Но одновременно съ ослабленіемъ нормандской династіи произошло неожиданное усиленіе Капетинговъ. Герцогъ Аквитанскій Вильгельмъ, умершій въ 1137 году въ Кампостеллъ, куда онъ ходилъ на поклоненіе мощамъ Св. Іакова, оставилъ старшей дочери своей Элеоноръ герцогство Аквитанію и графство Пуату и завъщаль ей выдти, съ согласія бароновъ (187), замужь за наслъдника

французскаго престола. Не смотря на свидътельство Сугерія и другихъ льтописцевъ, можно усомниться въ подлинности этого духовнаго завъщанія (188). Легко было впрочемъ обойтись и безъ него. Лудовикъ въ качествъ леннаго господина, быль законный опекунъ Элеоноры и, слъдовательно, имъль право располагать ея рукою (189). Онъ тотчасъ отправиль сына въ Бордо въ сопровождении многочисленной, походившей на армію свиты. При Лудовикъ VII находились графы Вермандуа и Шампаніи, аббать Сугерій и пятьсоть знатныхъ рыцарей. Сверхъ того женихъ получилъ на дорогу значительныя суммы денегь (190). Бракъ, следствіемъ котораго было соединеніе земель, лежавшихъ по объимъ сторонамъ Луары, и народонаселеній, которыя въ продолжение слишкомъ трехъ въковъ жили совершенно отдъльною, различною жизнію, быль великолепно отпраздновань въ Бордо, куда собрались по этому случаю многочисленные вассалы Элеоноры. Но общаго согласія бароновъ, о которомъ, какъ условін брака, упомянуто въ мнимомъ завъщани Вильгельма, не было и не могло быть. Племенныя ненависти между съверными и южными Французами, мъстные интересы еще были слишкомъ сильны и не могли подчиниться отвлеченному понятію политическаго единства Франціи. Сугерій прямо говорить, что при возвращеніи они принуждены были силою очистить себъ дорогу въ Пуатье и вели настоящую войну съ врагами (191). Эти враги были подданные Элеоноры, недовольные ея замужествомъ. Лудовикъ Толстый не дождался прибытія сына. Онъ умеръ 1-го августа 1137 года (192). Его смертію заключается сочиненіе Сугерія, служившее главнымъ источникомъ для нашего разсужденія. Не считаю нужнымъ говорить подробитье объ этомъ намятникть: его важность и особенное значеніе должны были обнаружиться читателямъ изъ предъидущаго. Похвалы, расточаемыя Сугеріемъ царственному другу, могутъ показаться преувеличенными; слогь его напыщенъ; о многихъ примъчательныхъ событіяхъ не упомянуто вовсе, или говорится мелькомъ, съ очевидною осторожностію; но "Жизнь Лудовика Толстаго" даеть ясное понятіе объ общемъ характеръ тогдашней Франціи и о господствующемъ надъ всеми другими явленіи, т. е. о первомъ, ръшительномъ выступленіи монархів на то поприще, на которомъ дотоль происходила анархическая борьба вытыснившихы ее феодальныхы властей.

Потеря начатой Сугеріемъ Жизни Лудовика VII оставила значительный пробъть въ бъдиой источниками исторіи этого царствованія. Надобно собирать въ лѣтописяхъ и другихъ памятникахъ отрывочныя, часто противоръчащія одно другому извѣстія. Имя аббата Св. Діонисія рѣдко въ нихъ встрѣчается, хотя присутствіе его въ совѣтѣ молодаго короля, привыкшаго съ дѣтства "уважать его какъ руководителя и любить какъ отца (193)", не подлежить сомнѣнію. Но ходъ, принятый событіями, показываеть, что дѣйствительное вліяніе Сугерія на дѣла было далеко не такъ значительно, какъ прежде, и обнаруживалось только въ немногихъ случаяхъ. Лудовикъ наслѣдовалъ блестящую храбрость отца, но у него не было вовсе другихъ, болѣе нужныхъ главѣ государства качествъ. Не смотря на природное добродушіе, онъ ознаменовалъ начало своего правленія дѣломъ опрометчивой

и безполезной жестокости: казнію граждань Орлеанскихъ, которыхъ вина заключалась въ томъ, что они просили себъ общинныхъ учрежденій, возникавшихъ, съ согласія, даже съ одобренія короля, въ другихъ городахъ Франціи (194). Походъ, предпринятый противъ графа Тулузскаго, кончился неудачно, къ ущербу королевскаго вліянія въ областяхъ за Луарою. Важнъе всъхъ другихъ происшествій, относящихся къ періоду 1137 — 1144, была распря Лудовика VII съ папою Иннокентіемъ II, нарушившимъ его право самовольнымъ назначеніемъ Петра-ла-Шатра архіепископомъ въ Буржъ. Король, у котораго быль въ виду другой кандидать, протестоваль и поручился честнымъ словомъ, что не впуститъ Петра въ неправедно полученную имъ епархію (195). Къ этой причинъ несогласія присоединилась другая: одинъ изъ самыхъ близкихъ Лудовику людей, Рауль, графъ Вермандуа, женился на меньшой дочери Вильгельма Х Аквитанскаго, Ались, или Петронилъ, которая принесла ему въ приданое большія лена въ Бургундін. Съ этою целью Радульфъ предварительно развелся съ первою женою своею, сестрою Теобальда, графа Шампаніи. Папа по жалоб'в Теобальда объявиль разводъ и новый бракъ Рауля недъйствительными и отлучиль его самого отъ церкви. Такая же участь постигла горячо принявшаго его сторону Лудовика. Спорившія между собою партіи прибъгли даже къ оружію. Война въ Шампаніи приняла самый жестокій характеръ. Владівнія Теобальда были разорены огнемъ и мечемъ. Примъромъ можетъ служить городъ Витри, взятый королемъ лично и сожженный. Между прочимъ сгоръла соборная церковь и въ ней 1300 искавшихъ убъжища и спасенія жителей (196). Это зрълище произвело глубокое впечатлъніе на молодаго побъдителя и заставило его подумать о миръ. Если бы не молитвы и заслуги благочестивыхъ мужей, въ ней нъкогда жившихъ, говоритъ нъмецкій літописець Оттонъ Фрейзингенскій, Франція погибла бы вслідствіе междоусобій, возникшихъ при сынъ Лудовика Толстаго (197). Изъ писемъ Св. Бернарда, который не одобряль назначение Петра-ла-Шатра архіепископомъ Буржскимъ, но ревностно защищаль друга своего, графа Теобальда, видно, что Сугерій принималь ніжоторое участіє вь этихь событіяхь и что онъ былъ противникомъ папскихъ притязаній. Отзываясь съ привычною жесткостію о Лудовикъ VII, не оправдавшемъ его надеждъ (198), аббать Клервальскій осторожно и почтительно обращается къ Сугерію и предлагаетъ ему и Іоселину, епископу Суассонскому, вопросъ: не они ли поддерживають короля въ враждебномъ расположении противъ церкви и графа Шампанія? "Если все это дълается безъ вашего совъта, странно; еще страниве и хуже, если вы подали совъть, ведущій къ новому расколу и порабощенію церкви... Поступки юнаго государя вміняются въ вину его старымъ совътникамъ" (199). Въ отвътъ на потерянное, къ сожальнію, письмо Сугерія, Бернардъ оправдываеть передъ нимъ рѣзкость своихъ выраженій дошедшими до него слухами и желаніемъ высказать и передать другимъ собственное чувство. "Не думайте, прибавляеть онъ, что я приписываю вашему совъту или вашей воль бъдствія, которыя мы оплакиваемъ" (200). Изъ этихъ словъ можно заключить, что не аббатъ Св. Діонисія пользовался главнымъ вліяніемъ на короля и что правленіе государствомъ перешло въ другія руки. Иннокентій ІІ не дожилъ до конца этихъ смутъ. Преемникъ его снялъ отлученіе отъ церкви, произнесенное надъ Лудовикомъ, который вслідъ за тімъ заключилъ въ монастырі Св. Діонисія, при дівятельномъ посредничестві Сугерія (201), миръ съ Теобальдомъ.

Многочисленные и разнообразные труды, совершенные Сугеріемъ въ первые годы царствованія Лудовика VII, показывають въ свою очередь, что у него было много свободнаго времени и что государственныя дёла перестали быть его главною заботою. Въ 1140 году онъ приступилъ къ перестройкъ церкви, посвященной Св. Діонисію. Старая церковь, основанная Дагобертомъ въ VII въкъ, съ пристройками государей каролингской династіи, была мала и ветха. Король Лудовикъ заложилъ первый камень. Черезъ четыре года уже было готово новое, великольшное зданіе, свидьтельствовавшее о богатствахъ монастыря. Работы, подъ личнымъ надворомъ аббата, производились художниками и ремесленниками, вызванными съ разныхъ концовъ Франціи (202). Но цізнность матеріаловь далеко превосходила достоинство отдълки. Количество драгоцънныхъ камней и металловъ, употребленныхъ на украшеніе храма, въ самомъ дёлё изумительно (203). Подъ аллегорическими и заимствованными изъ Священнаго Писанія изображеніями на окнахъ и стънахъ храма Сугерій помъстилъ надписи въ стихахъ собственнаго сочиненія. Въ образецъ его поэтическаго таланта приводимъ следующее четверостише подъ изображенемъ Апостола Павда, вращающаго мельничный жерновъ, и пророковъ, несущихъ ему мѣшки съ пшеницею.

> Tollis agendo molam de furfure, Paule, farinam, Mosaicæ legis intima nota facis. Fit de tot granis verus sine furfure panis, Perpetuusque cibus noster et angelicus (204).

Выстроенная Сугеріемъ церковь была предметомъ общаго удивленія въ продолженіи всего XII столізтія. Во второй половині XIII-го, аббаты Св. Діонисія, Одонъ и Матвъй, предприняли новыя передълки и оставили весьма немного изъ построекъ ихъ знаменитаго предшественника (205). Но сверхъ этихъ остатковъ у насъ есть любопытное, самимъ Сугеріемъ составленное описаніе воздвигнутаго имъ храма и принадлежавшихъ монастырю имъній. Въ 1144 году, черезъ двадцать два года после смерти аббата Адама, его преемникъ написалъ, по просъбъ братіи, довольно подробное изложеніе своей дъятельности въ пользу обители. Сочинение это, изданное впослъдстви подъ названіемъ Sugerii Abbatis S. Dionysii liber de rebus in administratione sua gestis, состоить изъ двухъ частей. Въ первой содержится опись монастырскихъ имъній и объясненіе мъръ, принятыхъ аббатомъ къ ихъ улучшенію. Это весьма зам'вчательный статистическій памятникъ, показывающій, что Сугерій быль, при другихь дарованіяхь, отличный администраторь и хозяинъ. Онъ удвоилъ доходы монастыря и при томъ нашелъ средство облегчить состояніе принадлежавшихъ Св. Діонисію вилановъ. Вторая часть посвящена описанію новопостроенной церкви (206). Къ этой половинъ примыкаетъ и служитъ ей дополненіемъ небольшое повъствованіе объ освященіи

храма и перенесеніи въ него мощей Св. Діонисія и его сподвижниковъ, Рустика и Элевтерія (libellus de consecratione ecclesiæ a se ædificatæ et translatione corporum St. Dionysii ac sociorum ejus (207). Около того же времени было написано главное по объему и содержанію сочиненіе Сугерія—"Жизнь Лудовика Толстаго".

Въсть о паденіи Эдессы, взятой мусульманами, вызвала Сугерія снова на театръ политической дъятельности. Пораженные ужасомъ палестинскіе князья просили помощи у западныхъ народовъ, въ особенности у Французовъ, "ради ихъ дивной храбрости" (208). Лудовикъ съ радостію приняль этоть призывь къ подвигамъ, которыми онь надъялся смыть съ себя гръхи, навлекшіе на него церковное проклятіе, и загладить воспоминаніе о кровавомъ событіи въ Витри. Папа Евгеній III, бывшій монахъ Клервальскій, ученикъ Св. Бернарда, благословилъ напередъ будущихъ воиновъ новаго крестоваго похода. Болъе всъхъ содъйствовалъ къ оживленію охладъвшаго участія къ судьб'в Палестины самъ Бернардъ. Никогда слово его не д'ыствовало такъ сильно на умы. Въ мартъ 1146 года онъ склонилъ большую часть собранныхъ нарочно по этому поводу въ Везелэ бароновъ французскихъ возложить на себя кресть (209). Оттуда онь отправился въ Германію. Проповъднику предстояло здъсь трудное дъло: онъ не зналъ языка своихъ сдущателей и должень быль бороться съ равнодущіемъ, которое до тъхъ поръ нъменкій народъ показываль къ крестовымъ походамъ. Проповъдь и успъхъ Св. Бернарда въ Германіи принадлежать къ числу самыхъ характеристическихъ явленій среднихъ въковъ. Аббатъ Клервальскій обращался къ толпамъ собиравшагося вездъ вокругъ него народа съ французской или латинской рѣчью (210). Но предшествовавшая ему слава, молва о чудесахъ, совершенныхъ имъ на пути, вдохновенное выражение прозрачно блъднаго. утратившаго способность отражать внъшнія впечатльнія лица, наконець вся наружность, въ которой было такъ мало земной жизни (211), сильнъе всякихъ словъ дъйствовали на воспріимчивое воображеніе массъ. Слушая эти чуждые имъ звуки, Нъмцы восклицали, ударяя себя въ грудь: Christ uns genade! и произносили объть священной войны (212). Долъе всъхъ упорствовалъ король, Конрадъ III Гогенштауфенъ. Наконецъ настала и его очередь: онъ не устояль и приняль кресть вмъсть съ племянникомъ своимъ, знаменитымъ Фридрихомъ Барбароссою. Въ началъ 1147 года Бернардъ уже участвоваль въ совъть, который Лудовикъ VII держаль съ своими прелатами и баронами въ Этампъ. Дъло шло между прочимъ о мърахъ, которыя надлежало принять для охраненія порядка и управленія государствомъ въ отсутствіи короля. При тогдашнихъ обстоятельствахъ трудно было найти людей, которымъ бы можно было безъ опасенья ввърить на нъсколько лътъ королевскую власть. Выборъ прелатовъ и бароновъ палъ на Сугерія и графа Вильгельма Неверскаго. Аббать Клервальскій указаль на нихъ, говоря: вотъ два меча (213). Но графъ Вильгельмъ отказался отъ опасной и тяжелой чести, подъ предлогомъ даннаго имъ прежде объщанія вступить въ Картезіанскій монастырь; остался одинъ Сугерій, который долженъ быль уступить настоятельнымъ просьбамъ короля и приказаніямъ прибывшаго во Францію папы Евгенія (214). Для облегченія трудовъ ему были даны въ помощники Самсонъ, архіепископъ Реймсскій, и Рауль (Радульфъ), графъ Вермандуа (215). Впрочемъ имъ достались только второстепенныя роли исполнителей. Самсонъ жилъ въ своей епархіи, Рауль—въ Перонѣ, столицѣ своего графства. На одномъ аббатѣ Св. Діонисія лежала вся тяжесть государственнаго управленія. Онъ одинъ несъ предъ Лудовикомъ и общимъ мнѣніемъ отвѣтственность за все, происходившее во Франціи въ промежуткѣ отъ 1147 до 1149 года (216).

Засвид'втельствованное современниками вліяніе Св. Бернарда на назначеніе Сугерія правителемъ королевства тімь замічательніе, что, по поводу крестоваго похода, обнаружилась еще разъ глубокая противоположность ихъ понятій и мивній. Сугерій явился противникомъ предпріятія, которое онъ разсматриваль съ точки зрвнія государственнаго мужа. "Не должно думать, говорить его современный біографъ, монахъ Вильгельмъ, что король предприняль по его настоянію или сов'ту свое путешествіе въ Святую землю. Лудовикъ принялъ это намъреніе, котораго успъхъ далеко не соотвътствовалъ его ожиданіямъ, вслъдствіе собственнаго благочестиваго рвенія и усердія къ Богу. Проницательный, предвидъвшій грядущее Сугерій не только не внушалъ королю ничего подобнаго, но даже не далъ своего одобренія предпріятію, когда услышаль объ немъ. Послѣ безполезныхь усилій отвратить зло въ самомъ началъ, не имъя возможности умърить рвеніе короля, онъ разсудилъ уступить времени, дабы не оскорбить благочестіе государя и не навлечь на себя отвътственности въ будущемъ" (217). Опасенія Сугерія были справедливы. Второй крестовый походъ дорого стоилъ Франціи. Цвъть ея народонаселенія отправился въ Палестину. Св. Бернардъ писаль къ папъ Евгенію, что проповъдь его имъла полный успъхъ, что во многихъ мъстахъ на семь женщинъ остался одинъ мужчина (218). Сверхъ того надобно было обложить всв сословія тяжкими налогами для покрытія издержекъ продолжительнаго пути. Благочестивая цъль не оправдала предъ современниками жестокихъ средствъ. Ропотъ былъ всеобщій (219). Даже духовенство не скрывало своего негодованія, тыть болье, что ему стоило большихъ денегъ пребываніе во Франціи папы (220). Монастырскія л'ятописи и письма духовныхъ лицъ наполнены жалобами на притъсненіе со стороны властей и на расхищеніе церковной собственности. Озлобленные каноники Св. Женевьевы избили папскихъ служителей, въ присутствии совершавшаго божественную службу Евгенія и короля. Посл'ядній подвергся даже личнымъ оскорбленіямъ, стараясь возстановить тишину во храмѣ (221).

Французскіе лѣтописцы, занятые исключительно судьбою крестоваго воинства, не говорять вовсе о томъ, что происходило во Франціи во время Сугеріева управленія. Только у біографа его читаємъ слѣдующее: "тотчасъ по отбытіи короля и принятіи власти знаменитымъ мужемъ Сугеріемъ, хищники, полагавшіе найти въ отсутствіи государя свободу для беззаконій, стали являться на разныхъ концахъ государства и обнаруживать давно задуманные, преступные замыслы. Одни дѣйствовали открыто и силою отбирали достояніе церкви и бѣдныхъ, другіе грабили не такъ явно. Новый вождь не-

медленно вооружился противъ нихъ двойственнымъ, вещественнымъ и духовнымъ, царственнымъ и церковнымъ мечемъ, который быль ему, по волъ Божіей, вручень верховнымъ первосвященникомъ. Въ короткое время онъ подавилъ дерзкія начинанія противниковъ и смітою рукою обратиль въ ничто всв ихъ козни. Благоволеніе Господа сопровождало его всюду, такъ что онъ одержалъ безкровную побъду надъ врагами, и государство въ составъ своемъ не потерпъло никакого ущерба. Такимъ образомъ мужъ добра, левъ извиъ, но агнецъ сердцемъ, подъ руководствомъ самого Христа, велъ мирнымъ оружіемъ войну. Жители отдаленныхъ областей королевства, Лимузина, Берри, Пуату и Гасконіи, въ нуждахъ своихъ прибъгали къ нему за пособіемъ. Онъ помогаль имъ иногда дівломъ, иногда совівтомъ, не менъе самого короля. Подобно доброму отцу семейства, онъ увеличилъ данное ему на сбереженіе добро, возстановиль царскія жилища, развалившіяся стъны и башни. Нътъ дворца или другаго королевскаго зданія, которое не было бы хотя частію исправлено имъ къ возвращенію Лудовика. Дабы государство въ отсутствіи государя не утратило что либо изъ своей чести, воинамъ производилась обычная плата и въ известные дни имъ выдавались одежды или другіе дары. Достов'трно, что большую часть этихъ издержекъ Сугерій великодушно принималь на себя, не прибыгая кы королевской казны или къ народу. Всъ деньги, поступавшія въ казну, онъ отправляль къ парственному страннику или откладывалъ до его возвращения... Перковныя почести и званія раздавались и отнимались по его приговору. Съ его согласія посвящались избранные епископы, ставились аббаты. Епископы повиновались ему и слушали его безъ зависти и безъ стыда. Они собирались и расходились по его слову, радуясь, что къ духовенству принадлежалъ такой мужъ, одинъ за встхъ несшій всю тяжесть государственныхъ заботъ. Самъ верховный первосвященникъ до того почиталь его доблесть и благоразуміе, что все имъ решенное въ Галліи утверждалось въ Риме. Папа Евгеній писаль къ нему самымъ дружескимъ образомъ, часто подкрѣпляль его своими увъщаніями, но никогда не принималь повелительнаго тона, ане хочу таить истины-смиренно просилъ" (222)... Къ этимъ немногимъ словамъ монаха Вильгельма, автора панегирика, извъстнаго подъ именемъ жизнеописанія аббата Сугерія, мы къ сожальнію не можемъ почти ничего прибавить изъ другихъ источниковъ. Важнымъ пособіемъ могла бы служить переписка Сугерія, если бы она сохранилась въ целости. Но изъ напечатанныхъ Дюшеномъ 164 писемъ этой переписки только 16 принадлежатъ самому Сугерію, другія писаны къ нему; въ XV том'в начатаго Бенедиктинцами собранія памятниковъ французской исторіи находится, сверхъ изданныхъ Дюшеномъ, еще шесть писемъ аббата Св. Діонисія. Всв 22 письма относятся къ последнимъ шести годамъ его жизни. Написанныя имъ прежде, въ теченіи почти сорокальтней дъятельности, погибли. Они безь сомнівнія были значительные уцылышихы, изы которыхы немногія имыють настоящее историческое достоинство. Положеніе, которое занималь аббать Св. Діонисія, заставляло современниковъ обращаться къ нему съ просьбами всякаго рода; такъ напримъръ три письма отъ трехъ различныхъ лицъ, епископа

Оксерскаго, аббата Везелейскаго и графа Неверскаго, заключають въ себъ одну и туже просьбу о покровительствъ семейству какого-то медика Роберта (223). Большею частью дъло идеть о спорахъ, возникавшихъ между духовными лицами, о замъщении перковныхъ должностей и т. д. Мы постараемся собрать разсъянныя въ этой перепискъ извъстія, болье для того чтобы окончательно опредълить вліяніе и характеръ Сугерія, чъмъ для пополненія скудныхъ свъдъній о состояніи Франціи подъ его управленіемъ.

Финансовое управленіе въ государствахъ среднихъ въковъ было довольно просто. Оно основывалось не на политико-экономическихъ теоріяхъ и сложныхъ соображеніяхъ, а на простыхъ началахъ частнаго хозяйства. Источники доходовъ были немногочисленны. Обозръть ихъ вполнъ было легко, но за то трудно было ихъ поддерживать при шаткихъ отношеніяхъ общества, въ которомъ преобладало право сильнаго. Мы видъли услуги, оказанныя Сугеріемъ монастырю Св. Діонисія, котораго доходы онъ болъе чъмъ удвоиль. Тъже самыя экономическія понятія и съ тою-же дъятельностью, съ такою же разсчетливостью приложиль онь къ государственному хозяйству. Огромныхъ суммъ, взятыхъ съ собою Лудовикомъ VII, едва достало на продовольствіе его войска въ Германін. Съ Венгерской границы король писаль къ своему намъстнику и просиль его о скорой высылкъ денегь (224). Почти вст остальныя письма Лудовика, отправленныя имъ на пути и во время пребыванія въ Палестинъ, того же содержанія. Сугерій не только удовлетворяль этимъ безпрестанно повторяющимся требованіямъ, но даже находиль возможность откладывать деньги къ возвращению короля. Не разъ приходилось ему прибъгать къ средствамъ своего монастыря, для покрытія издержекъ крестоваго похода и внутренняго управленія. Ему суждено было заключить долгое служение свое монархическимъ идеямъ-послъднимъ великимъ дъломъ въ пользу Капетингской династіи, т. е. сохраненіемъ въ ней правильнаго престолонасльдія. Возвратившійся изъ Палестины, весной 1149 года, Роберть, второй сынъ Лудовика Толстаго, сталь во главъ партіи, замышлявшей посадить его на престоль Лудовика VII (225). До нась дошли имена главныхъ зачинщиковъ: канцлера Кадурка, Ротрока, графа Першскаго, и Алисы Бургундской (226). Сверхъ этихъ особъ, многія лица изъ высшаго духовенства и изъ рыцарства поддерживали Роберта въ его честолюбивыхъ намереніяхъ. Есть даже причина думать, что меньшой брать Лудовика-Генрикъ, епископъ города Бове, и Радульфъ Вермандуа, который, не смотря на навлеченное имъ на себя отлучение отъ церкви, былъ назначенъ соправителемъ Сугерія, знали о заговорѣ и сносились съ врагами короля (227). Печальныя въсти изъ Палестины о гибели французскихъ крестоносцевъ много вредили Лудовику VII: народъ ропталъ на него и на Св. Бернарда, какъ на виновниковъ предпріятія, такъ страшно кончившагося, и толпами собирался около Роберта, желая ему долгихъ лътъ и верховной власти (228). Можно смъло сказать, что одно личное вліяніе Сугерія на современниковъ, общее дов'тріе къ нему, его связи съ вождями феодальной аристократіи и місто, которое онъ занималь въ духовенствів, отвратили отъ Франціи угрожавшій ей перевороть. Великіе вассалы, между

которыми онъ давно игралъ роль посредника и миротворца, изъявили при этомь случать готовность защищать законнаго государя. Не смотря на войну, которая шла между ними за королевство англійское и герцогство Нормандское, графъ Готфридъ Анжуйскій и Стефанъ Булоньскій вели оба дружескую переписку съ аббатомъ Св. Діонисія и оказывали ему глубокое уваженіе. Готфридъ ставиль его имя выше своего собственнаго въ грамотахъ и письмахъ и говорилъ открыто, что готовъ служить ему болѣе, чъмъ самому королю (229). Дитрихъ Фландрскій ув'єдомиль Сугерія о проискахъ Роберта и предложилъ ему помощь всякаго рода (230). Папа Евгеній обратился къ французскому духовенству съ предписаніемъ подвергнуть церковному отлученію всіжь противниковь королевскаго нам'єстника (231). Св. Бернардъ подкръплялъ Сугерія своими совътами и — потрясеннымъ впрочемъ неудачею крестоваго похода-вліяніемъ на общественное митеніе. Мы знаемъ, что аббать Клервальскій не отличался мягкостію языка и не льстиль никому. Это испыталь на себь папа Евгеній III, котораго онъ называль homuncio rusticanus (232). Упрекая Евгенія въ слабости, онъ говорить: не тебя, а меня считають всв папою. Въ письмахъ Бернарда къ Сугерію не встръчаемъ такихъ выраженій. Онъ обращается къ аббату Св. Діонисія съ очевидною любовью и почтеніемъ, какъ къ настоящему главъ государства: quia princeps maximus estis in regno (233). Въ письмъ къ папъ онъ отзывается о Сугеріи, какъ о второмъ Давидъ, какъ о драгоцънномъ сосудъ, украшающемъ равно храмъ Божій и царскій чертогъ. Въ дълахъ мірскихъ онъ в'вренъ и мудръ, въ духовныхъ усерденъ и исполненъ смиренія и—что весьма трудно—безукоризненъ въ техъ и другихъ (234). Опираясь на такихъ помощниковъ, намъстникъ Лудовика VII взялъ верхъ надъ своими противниками. Пензвъстно, что происходило въ собраніи созванныхъ имъ по этому случаю духовныхъ и свътскихъ сановниковъ (235), но изъ словъ монаха Вильгельма можно заключить, что Роберть, вслъдствіе принятыхъ противъ него мъръ, не только долженъ былъ отказаться отъ своихъ надеждъ, но даже подвергся наказанію, или по крайней мъръ обнаружилъ явное раскаяніе (236). Силы Сугерія слабъли поль бременемъ непрерывныхъ и разнообразныхъ заботъ. Senex eram, sed in his magis consenui писалъ онъ королю, умоляя его ускорить возвращене. "Нарушители общественнаго спокойствія возвратились, а ты, какъ узникъ, пребываещь въ изгнаніи, предаешь волку овцу, которую объщаль защищать, уступаешь государство хищникамъ. Во имя взаимной върности, соединяющей государя съ подданными, молимъ величіе твое, заклинаемъ благочестіе, уб'єждаемъ кротость твою, не откладывай своего отъезда далее праздника Пасхи, да не явишься предъ Господомъ нарушителемъ данныхъ тобою при вънчаніи тебя на царство обътовъ. Мы же ждемъ Васъ, какъ ангела Божія, и приготовляемъ все нужное... Деньги, которыя мы собирались выслать Вамъ, вручены, по вашему распоряженію, рыцарямъ храма. Графъ Радульфъ получилъ также сполна занятые Вами у него 3000 ливровъ, за исключеніемъ двухсоть. Земли и подданные Ваши, милостію Господнею, въ мирѣ благоденствуютъ. Въ надеждъ на Ваше возвращение мы сберегли судебныя пени, поголовныя

и поземельныя подати, взысканныя при передачь ленъ суммы и собранные въ вашихъ помъстьяхъ съъстные припасы. Дома и дворцы Ваши сохранены въ целости и, где нужно, исправлены. Не достаетъ только господина. Я уже быль старъ, но въ этихъ трудахъ, поднятыхъ мпою не ради прибыли какой нибудь, а единственно изъ любви къ Богу и къ Вамъ, окончательно состарълся. Касательно королевы, супруги Вашей, осмъливаемся совътовать Вамъ следующее: не обнаруживайте Вашего негодованія противъ нея-если такое чувство есть въ душъ Вашей - до возвращенія на родину. Тогда можно будетъ заняться этимъ и другими дълами (237)". Послъднія строки очень важны. Онъ показывають, что Сугерій, знавшій о ссорахь Лудовика сь Элеонорою, боялся явнаго разрыва и старался предупредить несчастный для Франціи разводъ. Это подтверждается свидітельствомъ Вильгельма, который приписываетъ потерю Аквитаніи, составлявшей приданое Элеоноры, смерти Сугерія (238). Св. Бернардъ быль другаго мивнія. Еще въ 1143 году онъ строго осуждалъ короля Лудовика за бракъ, заключенный имъ вследствіе политическихъ разсчетовъ съ родственницею (239), хотя родство было самое дальнее, а выгоды значительны. Но Клервальскій аббать равнодушно глядъль на соединение съверной Франціи съ южною; его тревожило нарушеніе каноническаго права, а не новое раздробленіе государства. Несогласія, которыя начались между супругами въ Палестинъ, подали ему случай снова вмішаться въ это діло и рішить его сообразно съ своимъ убіжденіемъ. "По сов'єту Бернарда, аббата Клервальскаго, король Лудовикъ развелся съ супругою своею Элеонорою", говорить древній памятникъ, приведенный Д. Мартеномъ (240).

Озлобленные его успъхами завистники Сугерія распускали о немъ разные слухи и старались очернить его въ глазахъ короля. Вильгельмъ неясно упоминаетъ объ ихъ обвиненіяхъ, смутившихъ на время "простую душу" Лудовика VII (241). Мы не знаемъ даже, въ чемъ заключались эти обвиненія. Впрочемъ недоразумъніе прододжалось недолго. На возвратномъ пути во Францію, король посьтиль папу Евгенія, который обличиль предъ нимъ злобу клеветниковъ и показалъ ему въ настоящемъ видъ заслуги его намъстника (242). Съ возвращениемъ Лудовика въ отечество (осенью 1149 года) оканчивается собственно политическая дъятельность Сугерія. Изъ переписки его видно, что онъ не устранялся рышительно отъ участія въ дылахь и что совъты его принимались съ уваженіемъ и покорностію людьми, смѣнившими его въ управленіи государствомъ; но онъ самъ считалъ свой гражданскій подвигь совершеннымъ и готовился къ другому. Его біографъ сообщаеть много подробностей о почестяхъ, которыя оказывались аббату Св. Діонисія въ последніе годы его жизни. "Я видель, говорить онъ, какъ король и главные сановники государства почтительно стояли предъ великимъ мужемъ, сидъвшимъ на скамъъ и поучавшимъ ихъ" (243). Въ собраніяхъ французскаго духовенства прелаты вставали при его входъ и уступали ему первое мъсто и первый голосъ (244). Даже за предълами Франціи, называвшей его отцемъ отечества, разнеслась его слава. Знаменитый Рогеръ II Сицилійскій вы вхалъ ему на встрвчу, получивъ ложное извъстіе о его прибытіи въ южную

Италію; писаль къ нему, по "долгу дружбы", объ успѣшномъ ходѣ дѣлъ своихъ и просиль не оставить ответомъ (245). Давидъ, король Шотландскій, прислаль ему письмо и богатые дары, въ томъ числъ огромный зубъ какого-то морскаго чудовища (246). Мы видъли выше его отношенія къ обоимъ искателямъ англійскаго престола, по смерти Генриха I, который также дорожилъ его дружбою (247). Но ни лъта, ни совершенные труды, ни почести, бывшія за нихъ наградою, не охладили въ немъ внутренией дівятельности. Онъ собирался продолжать историческое сочинение свое о "Жизни Лудовика Толстаго" и прибавить къ нему исторію первыхъ годовъ царствованія Лудовика VII. Дошедшія до насъ "Historia Ludovici VII" и "Gesta Ludovici VII" очевидно принадлежать не ему, хотя составлены, въроятно, при пособіи собранныхъ имъ матеріаловъ или зам'ятокъ. Спутникъ Лудовика въ крестовомъ походъ, Одонъ Дёльскій, монажь Св. Діонисія, посвятиль своему аббату написанную имъ исторію этого похода. "Вы описали исторію отда, говорить Одонъ въ своемъ посвящения. Вамъ по праву подобаетъ разсказать жизнь сына. Вы знали его съ дътства короче, чъмъ кто другой, нбо вы были ему воспитателемъ и кормильцемъ. Что касается до меня, то не смотря на слабость силь моихъ, я приступаю къ изложенію событій, происходившихъ во время странствованія ко гробу Господню, ибо я быль свидътелемь этихъ событій, находясь утромъ и вечеромъ при особъ короля, котораго сопровождаль въ качествъ капеллана. Вы украсите мой разсказъ вашимъ красноръчіемъ (248)". Трудъ Одона долженъ былъ, слъдовательно, служить только матеріаломъ для жизни Лудовика VII, которую намеревался писать Сугерій. Онь не успъль исполнить этого предпріятія, хотя, по словамъ Вильгельма, написалъ начало (249). Оно по всей въроятности служило пособіемъ сочинителямъ "Исторіи" и "Дізяній Лудовика VII". Впрочемъ достоинство этихъ произведеній, которыя ніжогда приписывались Сугерію, котя въ нихъ обоихъ говорится о происшествіяхъ, случившихся после его смерти, очень невелико. "Дъянія Лудовика VII" вошли, равно какъ и "Жизнь Лудовика Толстаго", въ составъ общей французской льтописи (Grandes Chroniques de France), которую вели монахи Св. Діонисія (250).

Государственныя діла и ученые труды уже не обращали на себя исключительнаго вниманія Сугерія. Мы сказали выше, что онъ готовился къ инымъ подвигамъ. Смітый противникъ крестоваго похода въ эпоху всеобщаго восторга и надеждъ, возбужденныхъ проповітью Св. Бернарда, хотіть посвятить освобожденію Палестины остатки силь и жизни (251). Гибель нітемецкихъ и французскихъ крестоносцевъ въ Малой Азіи, раздоры и несчастія сирійскихъ христіанъ родили въ немъ глубокое чувство скорби. Онъ різшился на діло, отъ котораго нітемента отказался Клервальскій аббать (252), т. е. на личное участіе въ войніт съ певітрными. Есть что-то поэтическое въ этомъ різшеніи семидесяти-літняго старца, который на закатіт жизни, проведенной въ строгомъ служеніи гражданскому обществу, въ борьбіт съ формами и идеями средняго вітема препоясался мечемъ и сталь ратникомъ самой величавой изъ этихъ идей. Сугерій не хотіть вовлекать Францію въ свое предпріятіе, подвергать ее новымъ утратамъ. Онъ требоваль содітствія и помощи только

отъ духовенства и встрътилъ именно съ этой стороны ръшительное равнодушіе (253). Самъ папа, пораженный развязкою втораго крестоваго похода, недовърчиво смотръль на его приготовленія (254), въ которыхъ выказались богатства монастыря Св. Діонисія. Сверхъ денегъ, необходимыхъ для содержанія войска, съ которымъ онъ собирался выступить въ путь, Сугерій отправиль большія суммы храмовымь рыцарямь въ Палестину. Но дни его были сочтены. Послъ поъздки ко гробу Св. Мартина Турскаго, онъ заболълъ и началъ готовиться къ смерти. Собранныя имъ къ крестовому походу сокровища онъ ввърилъ върному рыцарю (Вильгельмъ не называеть его по имени) и поручиль ему употребить ихъ для той же цъли (255). Въ послъднихъ, незадолго до кончины писанныхъ письмахъ его замътно горячее желаніе видіть близкихь ему людей, въ томъ числі Бернарда Клервальскаго. "Я бы спокойнъе умеръ, если бы мнъ привелось еще разъ увидъть ангельскій ликъ Вашъ", пишеть ему Сугерій (256). Прощальное письмо къ Лудовику онъ заключаетъ словами: "любите церковь Божію, сироть и вдовъ, и Богъ поможеть Вамъ устоять противъ видимыхъ и невидимыхъ силь, противъ всъхъ козней Вашихъ многочисленныхъ враговъ. Вотъ мой совътъ. Берегите письмо мое, ибо меня болье не сбережете, и старайтесь исполнить сказанное въ немъ" (257). Сугерій умеръ 13 января 1152 года.

Между его современниками были люди, оставившіе по себ'в бол'ве громкую славу. Клервальскій аббать, Абелардь, другіе заслонили собою скромный образъ Гелинандова сына. Но они сдълали не болъе его, хотя ихъ дъятельность была видиве и блистательные. Сугерій заложиль во Франціи первый камень новаго государственнаго порядка. Нетрудно проследить связь, соединяющую его съ одной стороны съ Лудовикомъ Святымъ, съ другойсъ теми смельнии и жестокими юристами, которые играють такую великую и трагическую роль при дворъ французскихъ королей съ конца XIII въка. Съ Лудовикомъ Святымъ у него было общее глубокое чувство права, требованіе нравственных основаній для общества; съ юристами онъ раздівляеть потребность строгаго, противоположнаго средневъковой анархіи порядка, убъжденіе въ необходимости подчинить всъ отдъльные интересы государственному благу. Подобно имъ, онъ боролся съ феодализмомъ и съ возникавшею въ его время общиною, хотя не питаль къ этимъ формамъ такой ненависти, не считалъ себя въ правъ употреблять противъ нихъ тъ средства, какими дъйствовали юристы, засудившіе средній въкъ, приговорившіе его къ смерти на основаніи Римскаго ниператорскаго права. Здёсь онъ расходился съ ними. Его политическое воззръніе занимало средину между ихъ сухими, отрицавшими все, что было поэтическаго въ современной имъ жизни, ученіями и великольпною, но неосуществимою, фантастическою теорією властей, которую развили германскіе императоры вь борьб своей съ папствомъ. Особенность Сугеріева ума и характера заключалась въ необычайной ясности и простотъ. Онъ принадлежаль къ числу ръдкихъ людей, которые знають хорошо, чего хотять, которые отдали себъ полный отчеть въ своихъ дъляхъ и намереніяхъ. Благо тому, кто соединиль въ себъ такую ясность пониманья съ высокимъ нравственнымъ убъжденіемъ, безъ котораго ныть прочной исторической заслуги.

Digitized by Google

## примъчанія къ изслъдованію о сугеріи.

- 1) Et dominatus est annis IX, non tamen diademate regio usus... Chron. Wilhelmi Godelli. ap. Bouquet, X, 259. Chron. Autissiodorense. Ibid. 275.
  - 2) До 1223 года, т. е. до вступленія на престолъ Лудовика VIII.
- 3) Francorum regem Henricum... quia multum erat cupidus et episcopatuum venditionibus assuetus... Guiberti abbatis de Novigento de vita sua, ap. Bouquet. XII, 241... Regem Philippum hominem in Dei rebus venalissimun. Ibid.
  - 4) Надъ королями Робертомъ и Филиппомъ І-мъ.
  - 5) Ap. Bouquet, VIII, 252.-6) Epistolae, II, 5.
- 7) Гугонъ Капеть, принявъ королевскій титуль, заложиль въ нѣдрахъ феодализма первый камень новой монархіи, но для него лично этоть титуль не имѣлъ опредѣленнаго смысла и значенія. У него не было довольно силь, не видно даже, чтобы у него было намѣреніе возвысить королевскую власть надъ леннымъ господствомъ (suzeraineté) и связать въ одно цѣлое разбросанные члены народа. Престолъ болѣе и болѣе унижался при его преемникахъ. При Роберть, Генрихъ I и Филиппъ I едва замѣтны остатки народнаго и монархическаго единства. Самобытность и независимость не только далекихъ и могущественныхъ вассаловъ, но самыхъ мелкихъ и сосѣднихъ королю ленниковъ возрастаютъ. Изъ всѣхъ связей общества сохранилась только феодальная, дѣйствительная и драгоцѣнная, потому что она единственно поддерживаетъ тѣнь союза подъ однимъ вождемъ и предотвращаетъ совершенное разложеніе власти и страны. Но значеніе феодальной связи болѣе нравственное, чѣмъ политическое. Она уступаетъ всякому толчку и готова каждую минуту разорваться. Guizot, Notice sur Suger. Collection des mémoires relatifs à l'Histoire de France. T. VIII. 8.
- 8) У Сисмонди (Hist. des Français V, 8) опредълено число нынъшнихъ департаментовъ въ каждомъ изъ великихъ ленъ французскихъ. Но это опредъленіе приблизительное и неточное. Объемъ великихъ ленъ безпрестанно измъняется. Земли приходили и отходили вслъдствіе войнъ, брачныхъ союзовъ, раздъленія феодальных тринастій на линіи. Возьмемъ, наприм., графство Фландрское. Сисмонди говорить, что оно заключало въ себъ четыре департамента. До отдъленія оть него Артуа, перешедшаго къ Капетингамъ въ 1180 году, графство Фландрское состояло изъ департаментовъ: Съвернаго, Па-де-Кале и части Сомскаго (de la Somme). Собственная Фландрія состояла изъ одного департамента Съвернаго. Но кромъ того графы Фландрскіе владіли значительнымъ участкомъ земли на правомъ, имперскомъ берегу Шельды и неоднократно присоединяли къ областямъ своимъ Геннегау. Еще труднъе опредълить границы земель, принадлежавшихъ въ XI въкъ двумъ линіямъ графовъ Шампаніи. Здёсь дёлежамъ и сдёлкамъ не было конца. Вообще составленіе географических карть для среднев вковой Франціи сопряжено съ величайшими трудностями. Нужны отдъльныя карты для каждаго пятидесятильтія, съ точнымъ означеніемъ непосредственныхъ и заднихъ ленъ (arrière fiefs).
  - 9) Гордый девизъ бароновъ Куси извъстенъ:
    - Je ne suis Roi ne Duc, Prince ne Comte aussi.
    - Je suis le sire de Couci. Art de vérifier les dates. XII, 231.
  - 10) Guiberti ab. de Novigento de vita sua, ap. Bouquet, XII, 249.
  - 11) Bouquet, XII, 250.

- 12) Изъ всъхъ мивній о мізсть рожденія Сугерія это самоє правдоподобноє. См. доказательства въ Histoire littéraire de la France, XII, 361.
- 13) По мивнію Карне (Etudes sur les fondateurs de l'unité nationale en France, 1, 75), Сугерію было около 10 лівть въ 1091 году, когда отецъ привель его въ монастырь Св. Діонисія. Но Сугерій провель десять лівть въ пріорстві Летрейскомъ и возвратился оттуда въ 1095 году, слід. онъ вступиль въ монастырь не въ 1091 году, а раніве.
- 14) ... in tam brevi corpusculo talem natura collocaverit animum, tam formosum, tam magnum... Wilhelmi San. Dionysiani Vita Sugerii Ap. Bouquet, XII, 112.
  - 15) Лудовикъ VI родился въ 1077 или 1078 году. Art de vér. les dates. V, 512.
  - 16) Sugerii, Vita Ludovici Grossi, ap. Bouquet, XII, 11, 12, 13.
- 17) Эта мысль уже была высказана графомъ Карне. "Очевидно, говорить онъ, что въ монастыръ Св. Діонисія для него (т. е. Лудовика VI) составили теорію королевской власти, что онъ приписываеть себъ новыя права, возложиль на себя новыя обязанности. На всъхъ важныхъ поступкахъ его жизни отразилось вліяніе церковныхъ идей, постоянно присущихъ, постоянно вопрошаемыхъ. Онъ живетъ на конъ, во всей суровости феодальныхъ нравовъ, но его предпріятія обличаютъ систему, свидътельствують о предусмотрительности, чуждой тому времени. І. 86.
- 18) Не только сочиненія, но самый карактеръ и дарованіе Сугерія подвергались не разъ строгимъ приговорамъ. Не считаемъ нужнымъ приводить до недобросовъстности пристрастные отзывы объ немъ писателей XVIII въка. Одинъ изъ его тогдашнихъ біографовъ обвиняль его даже въ томъ, что онъ во время своего пребыванія въ школь ничего не дълаль, а только спаль, да пъль. (Dauvigny, Hist. des hommes illustres, I, 6). Онъ не даль себъ впрочемь труда назвать источникь, изъ котораго заимствоваль такія подробности. По мивнію Сисмонди, сочиненія Сугерія вовсе не показывають государственнаго, или вообще великаго человъка (Hist. des Français, V. 69). Отаывъ Гизо мы взяли эпиграфомъ къ этому изслъдованію. Но знаменитый историкъ быль неправъ, говоря о Лудовикъ Толстомъ: "въ его правленіи не было ничего систематическаго. Мало заботясь о теоріи и о будущемъ, онъ удовлетворяеть, сообразуясь только съ здравымъ разсудкомъ, требованіямъ настоящаго. По возможности, онъ поддерживаеть и возстановляеть вездъ правосудіе и порядокъ. Онъ върить, что получиль призваніе и право такъ дъйствовать, но не связываеть ихъ ни съ какимъ общимъ началомъ, не преслъдуеть никакой великой цели (Hist. de la civilisation en France. 42 leçon). Внимательное изучение "Жизни Лудовика Толстаго" приводить къ другимъ заключеніямъ. Я ихъ высказалъ выше. Впрочемъ противъ Гизо можно привести его собственныя слова, сказанныя имъ въ краткой біографіи Сугерія, напечатанной при французскомъ переводъ его сочиненій. (Collect. des mémoires, VIII. IX). Это замъчательное мъсто будетъ приведено нами.
  - 19) Въ 1098 или 1099 году. Art de vérifier les dates. VIII. 512.
- 20) Область Вексинская (pagus Vilcassinus) лежала между ръками Уазою и Анделью и была уступлена монастырю Св. Діонисія еще королемъ Дагобертомъ или однимъ изъ его преемниковъ въ VII въкъ. Послъ пришествія Нормановъ въ 912 году, эта область раздълилась на двъ части. Съверная отошла къ герцогству Норманскому, южная (между Эптою и Уазою) осталась леномъ Св. Діонисія. Въ 1076 году послъдній графъ Вексинскій пошелъ въ монастырь. Мъсто его занялъ король Филиппъ I, вслъдствіе чего онъ сталъ ленникомъ Св. Діонисія.
- 21) Via Ludovici Grossi, р. 12. Ордерикъ Виталій въ X кн. Церковной исторіи Нормандіи говоритъ, что Вексинскіе бароны вели эту войну безъ содъйствія французскаго королевскаго дома. Сугерію эти дъла были извъстнъе.
- 22) Вильгельмъ былъ убить на охотв стрвлою, неизвъстно къмъ пущенною. Подозръне пало на Валтера Тиреля, бъжавшаго во Францію. Но Сугерій разсказываеть, что Тирель въ то время, когда ему уже нечего было бояться или надъяться, увъряль его клятвенно въ своей невинности. Ibid.

- 23) Non tentus, neque enim Francorum mos est. Sugerii Vita Lud. Grossi, 13.
- 24) Quid incommodi, quid calamitatis a regia 'majestate subditorum mereatur contumacia. Ibid.
  - 25) Suger. de Vita Lud. Gr. 15.
- 26) Warnkoenig, Französische Staats-und Rechtsgeschichte. I. 218 231. Здѣсь коротко, но отчетливо изложены отношенія французскаго духовенства, отъ вступленія на престолъ Гугона-Капета до Филиппа Красиваго (1285).
- 27) Въ школѣ Сомюрской, по мнѣнію издателей Histoire littéraire (XII, 362), принятому Гизо. Они ссылаются на 88 письмо Сугерія, изъ котораго нельзя вывести положительнаго заключенія (Duchesne, Historiae Francorum scriptores IV. 522) Впрочемъ, на основаніи собственныхъ словъ Сугерія, можно предположить, что въ 1105 или даже 1106 году онъ опять посѣщалъ какую нибудь школу. Сугерій говорить о соборѣ въ Пуатье (26 іюня, 1106 г.): cui et nos interfuimus quia recenter a studio redieramus. Vita Lud. Gr. 18.
- 28) Scripturae divinae ita erat lectione plenissimus, ut undecumque interrogatus fuisset, paratum haberet competens absque dilatione responsum. Gentilium vero poëtarum ob tenacem memoriam oblivisci usquequaque non poterat, ut versus Horatianos utile aliquid continentes usqe ad vicenos, saepe etiam ad tricenos memoriter recitaret. Ita perspicaci ingenio et felici memoria quidquid semel apprehenderat, elabi illi ultro non poterat. Quod cuncti norunt quid memorem, hunc videlicet summum oratorem suis claruisse temporibus? Re etenim vera, juxta illud Marii Catonis, erat vir bonus dicendi peritus. Tantam siquidem in utraque lingua, et materna scilicet et latina, facundiae possidebat gratiam, ut quidquid ex illius ore audisses non eum loqui, sed legi crederes. Erat illi historiarum summa notitia et quemcumque illi nominasses Francorum regem, vel principem, statim ejus gesta inoffensa velocitate percurreret. Vita Sugerii a Wilhelmo San-Dionysiano ejus discipulo. Ap. Bouquet, XII, 104. Erat Caesar animo, sermone Cicero. Id. 106. Lectio quidem erat de libris Patrum authenticis, aliquando de ecclesiasticis aliquid legebatur historiis. Id. 107.
- 29) У Сугерія нізть объ этихъ происшествіяхъ ни слова. Весь разсказъ находится у Ордерика Виталія, Hist. ecclesiastica: ар. Bouquet, XII, 693—4. Другой лізтописець, Рогеръ Говеденскій, говорить, что Лудовикъ быль въ Англіи въ 1101 году.
  - 30) Vita Ludovici Grossi, 16.
- 31) Ibid. Age. inquiens, fili Ludovice, serva excubans turrim, cujus devexatione pene consenui, cujus dolo et fraudulenta nequitia nunquam pacem bonam et quietem habere potui.
  - 32) Vita Lud. Grossi, 17.
  - 33) Warnkoenig Franz. Staats- und Rechtsgeschichte I, 210-11.
- 34) Hist. littéraire, XII, 363. C'est encore de lui que l'on tient qu'il avoit assisté deux ans auparavant au conseil d'État où l'on délibera sur le mariage de la fille unique de Gui Trussel. Ho Сугерій вовсе не упоминаеть о своемъ участіи.
  - 35) Hist. Litt. XII, 363.-36) Vita Lud. Grossi, 19.-37) Ibid., 20.
- 38) Ibid. Cum amore Francorum quia multum servierant et timore et odio Theutonicorum. Конецъ этой (9-й) главы посвященъ Сугеріемъ описанію похода Генриха V въ Римъ и его дальнійшимъ сношеніямъ съ папою Пасхаліемъ. Французскій историкъ стоитъ за папу противъ императора. Впрочемъ эта часть его труда бъдна подробностями и ничего не прибавляетъ къ извістіямъ німецкихъ и итальянскихъ лівтописцевъ.
  - 39) Aemulorum machinatione. Vita Lud. Gr. 22.
  - 40) Quod regem dedecerat. Ibid. 24.—41) Ibid., 31. 36.
- 42) Potissimum dictante venerabili et sapientissimo viro Ivone Carnotensi episcopo. Ibid. 25.
  - 43) Vita Ludov. Grossi, 25.
- 44) Erant enim quidam regni perturbatores, qui ad haec omni studio vigilabant, ut aut regnum in aliam personam transferretur, aut non mediocriter minueretur.

Ivonis episcopi Carnotensis epist. XL., ap. Duchesne. Hist. Francorum scriptt. IV. 237. Сугерій говорить по тому же поводу: Ludovicus, Deo annuente ad regni fastigia sicut bonorum voto asciscitur, sic malorum et impiorum votiva machinatione, si fieri posset, excluderetur, Vita L. G. 25. Въ другомъ мъстъ (стр. 31) онъ яснъе обличаеть виды Берграды на престолъ французскій для Филиппа Мантскаго въ случать смерти Лудовика.

- 45) Vita Lud. Grossi, 29.—46) Ibid.
- 47) Hugo Puteolensis vir nequam et propria et antecessorum tyrannide sola opulentus. Vita L. G. р. 32. Дѣдъ и отецъ Гугона безпрестанно воевали съ королемъ Филиппомъ и не разъ захватывали на дорогъ и держали въ темницахъ своего замка не только людей, стоявшихъ выше ихъ въ ленной іерархіи, но епископовъ. Такую участь испыталъ между прочими славный ученостію и вліяніемъ на дѣла Западной церкви епископъ Ивонъ Шартоскій.
- 48) Ibid.—49) Sugerii ab. S. Dionysii liber de rebus in administratione sua gestis, ap. Duchesne. Hist. Franc. scriptt. IV. 336.
- 50) Dei, cujus ad vivificandum Rex portat imaginem, vicarius ejus. Vita Lud. Grossi, 33. Эти выраженія очень важны подъ перомъ літописца, жившаго въ первой половині XII віка, когда монархія носила еще вполні феодальный характеръ. Церковь поднимаєть ее высоко надъ феодализмомъ.
  - 51) Ibid. 52) Communitates parochiarum. Ibid. 34.
- 53) Carros etiam, quos multa congerie siccorum lignorum, adipis et sanguinis, cito fomento flammis accendendis onerari feceramus (erant enim excommunicati et omnino diabolici). Ibid. Замътимъ, что большая часть враговъ Лудовика была въраздоръ съ церковью, прокляты ею.
  - 54) Vita Lud. Gr. 35.
- 55) Quia non potuimus quod voluimus, voluimus quod potuimus. Ibid. 37. Отзывъ Сугерія объ Одонъ Корбельскомъ заслуживаеть вниманія: hominem non hominem, quia non rationalem sed pecoralem. Одонъ върно служилъ королю противъ родственниковъ своихъ. Въ этомъ и другихъ мъстахъ "Жизни Лудовика Толстаго" у Сугерія, быть можеть, невольно высказалось презрѣніе мыслящаго и образованнаго человъка къ людямъ, преклонявшимся только предъ грубою силою.
  - 56) "Perfidia, non arte delusi". 57) Vita L. G. 38.
- 58) Et ultra quam regiam deceret majestatem miles emeritus, militis officio non regis, singulariter decertabat. Ibid. 39. Рыцарскія свойства Лудовика обнаружились вполнів при двукратной осадів замка Півнзе. Въ 1113 году (т. е. во время второй осады) здівсь были собраны всів его главные враги: кромів Гугона Півнзе, Гвидонъ Рошфорскій, Гугонъ Кресси, Милонъ, владівлець Монлерійской башни, графъ Теобальдъ Шартрскій и Влуасскій, наконецъ пятьсотъ норманскихъ рыцарей, присланныхъ королемъ Генрихомъ. Къ сожалівнію, изъ длиннаго, но реторическаго, напыщеннаго разсказа Сугерія нельзя извлечь характеристическихъ подробностей.
  - 59) "Officii jure votivo".— 60) Vita Ludov. Gr. 41.
- 61) Cum dapiferum ejus (regis) Ansellum Garlandensem baronem strenuum propria lancea perforasset. lbid.
- 62) Сугерій говорить о Гугон'в Красивомъ: nativam et assuetam dediscere proditionem non valuit; donec via Hierosolymitana sicut et multorum nequam aliorum, ejus omni veneno inflammatam nequitiam vitae ereptione extinxit. Ibid.
- 63) Chronicon Mauriniacense, ap. Bouquet, XII, 72. Art de vérifier les dates, XII, 136.—64) Vita Lud. Gr. 21.
- 65) .... Ludovici suffragio et consilio in Gallicana celebri concilio collecta ecclesia, imperatorem tyrannum anathemate innodantes mucrone beati Petri perfoderunt. Vita Lud. Gr. 22. Акты этого собора утрачены, но письмо, въ которомъ изложены его дъйствія, написанное Гвидономъ, архіепископомъ Вьенскимъ, къ папъ, сохранилось. См. Воиquet, XV, 51. Sim. de Sismondi, Hist. des Français, V, 114. Впрочемъ, кромъ Вьенскаго, во Франціи было, около того же времени и по тому же поводу,

нівсколько соборовъ. Нигдів оскорбленія, нанесенныя Генрихомъ V главів Западной церкви, не возбудили такого негодованія.

- 66) Guizot, notice sur Suger. Collection des mémoires relatifs à l'Hist, de France. VIII, р. IX. Этотъ отзывъ противоръчить другому того же историка, приведенному выше, но онъ ближе къ истинъ.
- 67) Joseeli, episcopi Saresberiensis epistola ad Sugerium, ap. Duchesne script. rerum francic. IV. 503. Wilhelmi San-Dionysiani. Vita Sugerii, ap. Bouquet, XII, 110.
- 68) Gelasius.... ad tutelam et protectionem serenissimi regis Ludovici et Gallicanae ecclesiae compassionem, sicut antiquitus consueverunt, confugit. Vita Lud. Gr. 46. A domino rege.... destinati mandata deposuimus. Ibid.
- 69) Tam Romanis quam Francis vitae depositione pepercisse. Ibid. Гизо переводить: et avait ainsi, en quittant la vie, épargné une querelle aux Francais et aux Romains. Coll. des mémoires, VIII. 114. Въ древнемъ переводъ "Жизни Л. Т.", который находится въ Chroniques de St. Denys, это мъсто выпущено.
- 70) Лудовикъ былъ женатъ на родной племянницъ Каликста II, Аделаидъ, дочери Гумберта II, графа Моріенскаго или Савойскаго. Art de vérifier les dates, V. 513.
- 71) Роберть быль разбить при Теншбре (Tinchebray) и взять въ плънъ 28 сентября 1106 года.
- 72) Пристрастный къ Генриху Ордерикъ слъдующими словами описываеть его характерь: заботясь о доставленіи мира своимъ подданнымъ, Генрихъ сурово наказываль нарушителей закона. Среди изобилія, богатствъ и наслажденій, онъ слишкомъ предавался страстямъ своимъ. Съ ранней молодости до преклонныхъ лътъ, преступно утопая въ развратъ, онъ прижилъ отъ разныхъ наложницъ нъсколько дітей обоего пола. Его жестокое искусство увеличило значительно доходы казны... Присвоивъ себъ право охоты въ цълой Англіи, онъ дошель до того, что приказалъ отрубить по ногъ всъмъ собакамъ, находившимся въ сосъдствъ лъсовъ... Смъло могу сказать, что, касательно дълъ свътскаго правленія, въ Англіи не было государя богаче и могущественные Генриха, Hist. Ecclesiastica, ap. Bouquet. XII, 703. Guizot, Collect. des mémoires, XXVIII, 207. Не съ собаками только поступаль такъ жестоко Генрихъ. Рыцарь Лука де-ла-Варръ, храбрый воинъ и остроумный труверъ, осмъивалъ его въ своихъ пъсняхъ. Впослъдствіи несчастный поэтъ попался въ руки Генрику, и не смотря на то, что онъ быль чужой подданный, не смотря на ходатайство графа Фландрскаго и на собственную славу, онъ подвергся страшному наказанію. Ему выкололи глаза. Ord. Vitalis, ap. Guizot, XXVIII, 395. Впрочемъ, стоитъ только заглянуть въ извъстное сочинение Тьерри "О Завоевани Англіи Норманами", чтобы получить ясное понятіе о характер'в сыновей Вильгельма Завоевателя. Факты, мною приведенные, ничего не значать въ сравненів съ собранными тамъ свидетельствами.
- 73) У Сугерія эта война разсказана короче, нежели мелкія войны Лудовика съ вассалами, напр. съ Гвидономъ Рошфорскимъ и Гугономъ Пюизе. Дальновидный лътописецъ понималъ, что покореніе замковъ, отдълявшихъ Парижъ отъ другихъ городовъ Капетингской области, для настоящаго важнѣе войны за Нормандское герцогство. Недостатокъ подробностей у Сугерія съ набыткомъ вознаграждаетъ Церковная исторія Ордерика Виталія, современника и отчасти свидѣтеля событій, о которыхъ здѣсь говорится. Ордерикъ родился въ Англіи въ 1075 году но провелъ большую часть жизни и умеръ въ Нормандіи, въ половинѣ XII вѣка. Подъ именемъ Церковной исторіи онъ составилъ обширное сочиненіе, котораго первыя книги содержатъ въ себѣ краткую исторію христіанской церкви, а остальныя—подробную исторію Нормандіи и Англіи. Не смотря на множество мелочныхъ фактовъ, о которыхъ разсказываетъ Ордерикъ, его лѣтопись въ высокой степени занимательна и поучительна. Онъ часто противорѣчитъ Сугерію, но свидѣтельство его важно только для дѣлъ Нормандскихъ и англійскихъ. Происшествія во Франціи и остальной Европѣ лучше извѣстны аббату Св. Діонисія. Я пришелъ къ этому

убъжденію послѣ внимательнаго сличенія ихъ сказаній. У меня не было подъ рукою ни стараго изданія Дюшена (въ Historiae Normannorum Scriptores antiqui), ни новаго, выходящаго стараніемъ Общества любителей французской исторіи. Такъ какъ у Буке помъщены только отрывки, я пользовался очень хорошимъ и полнымъ переводомъ, напечатаннымъ Гизо въ Collection des mémoires relatifs à l'Histoire de France.

- 74) Слово навыкъ здёсь у мёста. Такія вооруженія могли носить только люди, пріученные къ нимъ съ раннихъ лёть. Въ запискахъ Бусико находится любопытный разсказъ о его воспитаніи. Изъ него можно видёть, до какой степени феодальные бароны заботились о развитіи силы и ловкости въ сыновьяхъ своихъ. Вслёдствіе такого воспитанія рыцари были физически сильнёе и крёпче вилановъ, не говоря о превосходстве оружія, съ которымъ они одни умёли обращаться. Надобно притомъ помнить, что Бусико жилъ въ XIV вёкъ, слёдовательно въ эпоху упадка рыцарства и свойственныхъ ему доблестей.
- 75) Обыкновенно говорится при Бреневилъ (Brenneville). Я слъдую мнънію Дюбуа, переведшаго Ордерика для собранія Гизо. У него были рукописи, которыми не воспользовались прежніе издатели.
  - 76) Orderic Vital, Guizot, Coll. des mémoires XXVIII, 309.
- 77) Orderici Vitalis Hist. ecclesiastica, ap. Bouquet, XII, 716. Guizot, Coll. des mémoires, XXVIII, 287—290.
- 78) Id. Guizot, XXVIII, 338. Въ замъну отнятаго Бретёля и погибшихъ дочерей Генрихъ объщалъ :Евстафію триста марокъ серебра ежегодно. "Тогда этотъ рыцарь укръпиль стънами и окопами Пасси и, осыпанный богатствами, прожилъ болъе двадцати лътъ. Черезъ нъсколько лътъ Юліана, отказавшись отъ порочной жизни, какую вела до тъхъ поръ, вступила въ новый монастырь въ Фонтевро и стала служить Богу".
  - 79) Vita Lud. Gros. 45.
- 80) Ibid. Современники подозрѣвали врачей, присланныхъ Генрихомъ Англійскимъ къ раненему Балдунну, въ отравленіи послѣдняго. Балдуннъ VII умеръ молодъ и безъ наслѣдниковъ. Онъ былъ строгій блюститель правосудія, но понималъ его по своему. Его прозвали Топоромъ, потому что онъ постоянно ходилъ съ этимъ орудіемъ и часто отмѣчалъ имъ деревья, годныя для висѣлицъ. Кегчуп de Lettenhove, Histoire de Flandre. Bruxelles, 1847. I, 349.
  - 81) Ord. Vit. ap. Bouquet; XII, 723; Guizot, XXVIII, 312.
- 82) Ibid.—83) Noviomensis episcopus et Laudunensis, aliique plures in illa expeditione fuerunt et pro malivolentia quam in Normannos habebant, suis omne nefas permiserunt. Sacra etiam loca quasi ex divina auctoritate violari concesserunt; ut ita legiones suas pluribus modis leniendo multiplicarent, fasque nefasque illis annuentes in adversarios animarent. Ord. Vitalis, ap. Bouquet, XII, 724.
- 84) Erat enim ore facundus, staturâ procerus, pallidus et corpulentus. Ap. Bouquet, XII, 726.
- 85) Gervaise, Vie de Suger, II, 157. Карне, который много пользовался сочиненемь Жервеза, думаеть также, что рвчь Лудовика была внушена ему Сугеріемъ: Les paroles et la conduite du roi furent visiblement inspirées par son conseiller habituel. Études, I, 104. Гдв доказательства? Я привожу сочиненіе Жервеза, котораго у меня не было, по ссылкамъ Карне и Histoire Littéraire de la France. Ученые составители очень строго отаываются объ этомъ писателъ и называють его книгу романомъ. Въ самомъ дълъ онъ часто выдаеть свои догадки за факты.
  - 86) Ord. Vitalis, ap. Guizot, XXVIII, 342.
  - 87) Hist. de la civilisation en France. 42 leçon.
  - 88) Vita L, G. 42.
- 89) Карне справедливо замъчаеть по этому поводу: l'auteur de la vie de Louis le Gros garde en général une très grande réserve sur les négociations dont il est chargé, lorsque celles- ci touchent aux intérêts de l'Eglise. Études, I, 106. Мы уже

имъли случай указать на осторожность Сугерія. Жервезъ (Vie de Suger, II, 170) говорить, что Сугерій вздиль въ Римъ по поводу спора о первенствъ, возникшаго между архіепископами Сансскимъ (Sens) и Ліонскимъ. У насъ нъть никакихъ данныхъ въ пользу этого предположенія.

- 90) Vir Apostolicus.... honorifice nos recepit, et diutius retinere vellet,... Vita L. G. 47.
  - 91) Ibid. 48. 92) Ibid.
  - 93) Vita Lud. Gros. 49.
- 94) Imperator Henricus, collecto longo animi rancore contra dominum regem Ludovicum, eo quod in regno ejus, Remis, in concilio domini Calixti anathemate innodatus fuerat. Vita L. G. 49.
- 95) Единственный законный сынъ Генриха, Вильгельмъ, носившій титулъ герцога Нормандскаго и присягнувшій на это лено Лудовику, утонулъ въ 1120 году. Его смерть усилила число приверженцевъ Вильгельма Клитона, которые въ 1123 начали открыто дъйствовать противъ англійскаго короля.
- 96) Покровителемъ Франціи при первыхъ двухъ династіяхъ считался Св. Мартинъ Турскій.
- 97) Мы видъли, что Вексинское графство было древнее лено Св. Діонисія. Орифламою (auri-flama) называлось знамя графовъ Вексинскихъ. Въ рыцарскихъ романахъ и лътописяхъ это слово встръчается неръдко въ смыслъ знамени вообще. Du Cange, dissert. XVIII, sur l'hist. de Saint Louis: de la bannière de Saint Denis et de l'oriflamme Henri Martin, Hist. de France, III, 373. Contra Imperatorem insurgentem in regnum Francorum, in pleno capitulo B. Dionysii professus est se ab eo habere (Vilcassinum) et jure signiferi, si Rex non esset hominium ei debere. Sugerii liber de reb. in administratione sua gestis, ap. Duchesne, IV, 333.
- 98) Beati Dionysii copioso exercitu et coronae devoto. Hac, inquit, acie tam secure quam strenue dimicabo, cum praeter sanctorum dominorum suorum protectionem, etiam qui me compatriotae familiarius educaverunt aut vivum juvabunt aut mortuum conservantes reportabunt. Vita L. G. 51.
- 99) Vita L. G. 50. Впрочемъ Сугерій приводить очевидно слишкомъ значительныя числа. По его разсчету французское войско состояло изъ 300,000 человъкъ, по крайней мъръ. Такого ополченія не могла выставить тогдашияя Франція. Но для насъ важно не число воиновъ, а самый характеръ этого движенія.
- 100) Ibid. 51.—101) Послъднее не совсъмъ справедливо. Генрихъ одолълъ норманскихъ мятежниковъ.
  - 102) Vita L. G. 52. 103) Ibid.
- 104) Cum autem et alia vice... nos dulcissime, ut magis honoraret, et sicut in literis suis continebatur libenter exaltaret, ad curiam revocasset. Vita L. G. 49. Hist. Littéraire, XII, 367.
- 105) Грамота, о которой здѣсь идетъ рѣчь, напечатана въ Исторіи аббатства Св. Діонисія Фелибьяна (Hist. de l'abbaye de St. Denys, par D. Michel Felibien. Рагів, 1706) и извѣстна мнѣ только по извлеченію, которое находится въ Hist. littéraire, XII, 401. Составитель статьи о Сугеріи не входить даже въ разборъ предположеній Жервеза и ограничивается краткимъ примѣчаніемъ, въ которомъ сказано, что Жервезъ выдумаль все, что написано имъ по поводу пребыванія Сугерія въ Майнцъ. Конечно, лѣтописи не упоминають о роли, какую аббать Св. Діонисія играль на имперскомъ сеймѣ, но нельзя предположить, чтобы его пребываніе въ Майнцъ въ такое важное время было дѣломъ случая. Франція не могла смотрѣть равнодушно на выборъ новаго императора. Ей было слишкомъ памятно покушеніе Генриха V. Жервезъ безъ сомнѣнія приписываеть Сугерію слишкомъ больщое вліяніе на нѣмецкихъ избирателей, но онъ правъ, утверждая, что аббату Св. Діонисія, другу Лудовика Толстаго, пользовавшемуся особеннымъ расположеніемъ нѣсколькихъ папъ, были даны важныя порученія. Иначе нельзя объяснить его поѣздки въ Майнцъ въ такое время и съ такою княжескою свитою.

- 106) Hist. Littéraire, XII, 402. Составители объясняють этоть случай тёмъ, что Сугерій обращался прямо къ пап'я съ жалобою на графовъ Морспехскихъ и в'вроятно получиль отъ него особое полномочіе.
- 107) Подъ мертвою рукою (manus mortua) въ твсномъ смыслъ разумъется исключительное право господина на оставщуюся по смерти его вилана собственность. Ducange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, sub voce "manus mortua". Warnkoenig, Französische Staats- und Rechtsgeschichte, II, 151—166. Сугерій говорить объ этомъ правъ: exactio consuetudinis pessimae, quae mortua manus dicitur. Constitutio de hominibus villae B. Dionysii libertati traditis, ap. Duchesne, Hist. Franc. script. IV, 548. 108) Vita Lud. Gros. 53.
  - 109) Qui etiam Hispaniam perdomare sufficerent. lbid.
  - 110) Vita Ludov. Gros. c. 54.
- 111) Chronicon Mauriniacense, ар. Bouquet, XII, 76. Стефанъ получилъ сенешальство послъ Вильгельма, умершаго въ 1120 году. Ансельмъ былъ убитъ Гугономъ Пюизе въ 1118. По словахъ приведенной нами лътописи монастыря Мориньи, Стефанъ болъе повельвалъ, чъмъ служилъ Людовику VI. Занимая высшія государственныя должности, онъ безъ успъха добивался епископскаго сана. Высокомъріемъ своимъ и образомъ жизни онъ навлекъ на себя непріязнь самыхъ замъчательныхъ лицъ между тогдашнимъ духовенствомъ Франціи. Ивонъ Шартрскій и Бернардъ Клервальскій принадлежали къ числу его противниковъ. Hist. Littéraire, XIII, 105—108.
- 112) Ясный и удовлетворительный выводъ изъ всёхъ новейшихъ розысканій объ общинахъ и городахъ французскихъ находится въ "Исторіи Француз, государствен, права" Варикёнига, І, 260 — 332. Здёсь названы также всё важныя сочиненія по этому предмету. Посл'єднее по времени, значительное изсл'єдованіе о происхождении городовых в учреждений во Франціи принадлежить Гегелю (сыну философа) и составляеть особый отдёль его сочиненія о городахь итальянскихь: Geschichte der Städteverfassung von Italien, II, 329-378. Авторъ опровергаетъ извъстное миъне Савиньи, отрицаеть связь Римскихъ муниципальныхъ формъ съ средневъковыми общинами и выводить последнія изъ германскаго начала. Теорія, защищаемая имъ съ ръдкимъ талантомъ и ученостію, едва ли можеть быть безусловно принята наукою. Превосходные разсказы Авг. Тьерри (въ "Письмахъ о Французской исторіи") обратили общее вниманіе на борьбы, предшествовавшія образованію общинныхъ учрежденій во Франціи, но эти же разсказы пустили въ ходь много дожныхь представленій. Великій историкь обработаль только драматическую часть предмета. Не всв города прошли черезъ такіе перевороты какъ Лаонъ, Везеле и другіе, выбранные имъ для своего повъствованія. Большая часть городовъ пріобръли себъ льготныя и даже общинныя грамоты безъ кровавыхъ потрясеній, безъ особеннаго героизма со стороны граждань, мирною сдълкою съ господиномъ, куплею. Только во введении къ последнему общирному сочинению своему, къ "Разсказамъ о временахъ Меровинговъ", коснулся Тьерри настоящимъ образомъ вопроса о городахъ и представилъ попытку объяснить ихъ происхожденіе и постепенный рость до начала ихъ споровъ съ феодальными владвльцами.
- 113) "Вообще льготы и учрежденія городовъ исходили прямо оть земскихъ владъльцевъ. Только въ епископскихъ и нъкоторыхъ монастырскихъ городахъ средней Франціи является королевская власть участницею"... Warnkoenig, Franz, Staats- und Rechtsgeschichte, I, 961. Тоже говоритъ Гизо, Hist. de la civilisation en France, leçon 46.
- 114) Warnkoenig, Franz. St.- und Rechtsgeschichte, I, 279. Лудовикъ VII далъ жителямъ Компьеня общинную грамоту ob enormitates clericorum. Такія жалобы и выраженія очень неръдки.
  - 115) Guiberti abbatis de Novigento de vita sua, ap. Bouquet, XII, 250.
- 116) Compulsus et rex est largitione plebeia. Guibertus de Novigento, ap. Bouquet, XII, 250. 117) Ibid. 251.

- 118) Ambiani, rege illecto pecuniis, fecere communiam. Guib. de Novigento, 260.
- 119) Vita L. G. 42. 120) Ibid. 42.
- 121) Гр. Карне приписываеть Сугерію рівшительное сочувствіе къ ділу возставшихъ общинъ и говорить, что въ жизни Л. Т. слово община не встрічается вовсе. Все это несправедливо. На стр. 42, по поводу Лаона, сказано: "amissae communiae". У Сугерія встрічается впрочемъ еще другое выраженіе: communitas, принятое многими, напр., Гюльманомъ (Städtewesen des Mittelalters, III, 7) почти за равносильное общинъ. Мніз кажется, что между communia и communitas большое различіе. Первое слово означаеть городскую общину въ обыкновенномъ смыслів, подъ вторымъ Сугерій и Ордерикъ Виталій разуміють просто вооруженныхъ прихожанъ, ходившихъ на войну за своимъ священникомъ, безъ различія между сельскими и городскими населеніями. Communitates рагосніатит въ жизни Л. Т. стр. 34. Типс егдо сотминіtas in Francia popularis statuta est a praesulibus, ut presbyteri comitarentur regi ad obsidionem vel pugnam cum vexillis et parochianis omnibus. Ord. Vitalis ар. Воициеt, XII, 705. Вообще сказанное Карне (Études, 1, 126), объ отношеніи Сугерія къ общинамъ поверхностно и обличаеть недостаточное знакомство съ источниками.
  - 122) Vita L. G. 54.
  - 123) 10 іюля, 1086.
- 124) Barbarorum, maritimas Flandriae partes inhabitantium, indomitam feritatem, assuetam crudeliter fundere sanguinem, говорить одинь изъ біографовь и современниковъ Карла Добраго. Валгеръ Теруанскій, de Vita Caroli Boni, ар. Вои-quet, XIII, 338. Другой современникъ, Филиппъ Гарвенгскій (Harvengus), отвывается объ нихъ: cum fratres nostri, pro utilitate ecclesiae missi in quasdam partes Flandriae, aestatis tempore, devenirent, viderunt plerosque viros non solum feminalibus, sed omni genere vestium, refrigerii gratia denudatos per vicos passim et plateas incedere, propriis operibus nudos insistere... Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, I, 356.
  - 125) Gualterius Teruanensis de Vita Car. B. ap. Bouquet, XIII, 338.
  - 126) Galberti, Notarii Brugensis, Vita Car. B., ap. Bouquet, XIII, 348.
  - 127) Gualterii, Vita Car. Boni, l. c.
  - 128) Galberti, Vita C. B. 349, 350.
- 129) Volens itaque Comes plus iterum revocare honestatem regni, perquisivit qui fuissent de pertinentia sua proprii, qui servi, qui liberi in regno. Galbertus, de Vita C. В. 350. Графъ часто сидътъ самъ въ учрежденныхъ имъ судахъ, потому что "liberi responsa non dignabantur reddere servis". Ibid. 130) Ibid.
  - 131) Kervyn de Lettenhove, Hist. de Flandre, I, 365.
    - 132) Galbertus, Vita C. B. 351.
    - 133) Kerv. de Lett. I, 564. 134) Id. 368.
- 135) Многіе историки по ошибкъ полагають, что потомки Эрембальда носили фамилію Ванъ Стратенъ. Kerv. de Lett. l, 369.
- 136) Kerv. de Lettenhove, I, 376. Смерть Карла подробно разсказана Гальбертомъ, Вальтеромъ и безыменнымъ поэтомъ. Важнъйшія современныя лътописи говорять объ ней.
- 137) Гальберть не скрываеть участія, которое граждане Брюгге принимали въ судьбъ превота и его семейства: cives nostri nimis indoluerant, eo quod Praepositus et sui ante tempus traditionis viri essent religiosi, amicabiliter se habentes erga eos. Bouquet, XIII, 362.
  - 138) Mulieres solae, говорить Гальберть.
  - 139) More paganorum et incantatorum, по выраженію Гальберта.
  - 140) Kerv. de Letten., I, 405.
- 141) Conveniant Principes utrimque nostrique compares ac universi sapientiores in clero et populo in pace et sine armis... et dijudicent. Si potueritis Comitatum, salvo honore terrae, deinceps obtinere, volo ut obtineatis: sin vero tales estis, sicut exlex,

sine fide, dolosus, perjurus, discedite a comitatu et eum nobis relinquite idoneo et legitimo alicui viro commendandum. Galbertus, 379.

- 142) Comes prosiliens exfestucasset Iwannum si ausus esset pro tumultu civium. Ib. 380. О значени этого обряда см. Ducange, Glossarium, s. v. Festuca.
- 143) Вильгельмъ Клитонъ поддерживалъ съ своей стороны опасенія и вражду къ себъ дяди. Въ грамотахъ, выданныхъ во Фландріи, онъ упоминаетъ о правахъ своихъ на англійскій престолъ. Kervyn de Lettenhove, I, 421.
  - 144) Ord. Vitalis ap. Bouquet, XII, 745.
- 145) Вильгельмъ писалъ своему покровителю: "старый и могущественный врагь мой, король англійскій, собраль несмітное войско и огромныя сокровища. Онъ хочеть отнять у Васъ и у меня самую візрную и самую сильную часть Вашего государства. Онъ увізрень въ успіхахь войска своего, но еще боліве довізряєть деньгамъ, ибо надітется соблазнить дарами сердца Фламандцевъ". Duchesne, Hist. Franc. Script. IV, 447.
- 146) Notum igitur facimus universis.... quod nihil pertinet ad regem Franciae de electione vel positione comitis Flandriae. Galbertus, 384.
  - 147) Corde tenusque dolens, plangere coepit. Ord. Vitalis, ap. Bouquet, XII, 745.
  - 148) Unicus ille ruit cujus non terga sagittam,

Cujus nosse pedes non potuere fugam;

Nil nisi fulmen erat, quotiens res ipsa monebat,

Et si non fulmen, fulminis instar erat.

Roberti de Monte Chronica, ap. Pertz. Scr. Rer. Germ. VI, 489.

- 149) Rex Henricus—comitatum sub se disponendum tradidit Theodoro (т. е. Дитриху). Simeonis Dunelmensis, Historia de gestis regum anglorum, ap. Bouquet, XIII, 83. Kerv. de Lett. I. 430.
- 150) Stimulante Stephano Garlandensi. Vita L. G. 56. Стефанъ навлекъ на себя личную ненависть королевы, супруги Лудовика VI. Chron. Mauriniacense. ap. Bouquet, XII, 77.
- 151) Vita L. G. 56. О Өөмъ Марискомъ или Марльскомъ много характеризующихъ эпоху подробностей у Гиберта Ногентскаго.
  - 152) S-ti Bernardi epistola 78.
- 153) Per continuam septimanam ascitis nobis approbatis amicis et hominibus nostris, videlicet comite Ebroicensi Amalrico de Monteforti, Simone de Nielpha. Ebrardo de Villaperosa, et aliis quamplurimis, in tentoriis demorantes, singulis diebus totius hebdomadae cervorum copiam ad S-tum Dionysium non levitate sed pro jure Ecclesiae герагандо (чтобы удержать за монастыремъ принадлежавшее ему право охоты въ одномъ изъ окрестныхъ владъній) transferri et fratribus infirmis et hospitibus in domo hospitali nec non et militibus per villam, ne deinceps oblivioni traderetur, distribui fecimus. Sugerii liber de reb. in admin. sua gestis, ap. Duchesne, IV, 334.
  - 154) Tua illa pristinae tuae conversationis insolentia. S-ti Bernardi epistola 78.
- 155) .... illustri viro ab aemulis humilitas objicitur generis. Willelmi Vita Sugerii, ap. Bouquet, XII, 103.
- 156) Verum quia falsam de illo opinionem in quorumdam cordibus convaluisse scio, illud sciendum, absentem hunc et longe positum ad regimen vocatum fuisse, nil tale suspicantem, sed et accessisse invitum. Ibid.
- 157) Guillelmus de S. Theodorico, Vita Bernardi; у Гизо Collect. des mémoires, X, 172, 188. Gaufridi, Vita Bernardi, ibid, 322. Не имъя подъ рукою Мабилльонова изданія твореній Св. Бернарда, гдъ помъщены его біографіи, составленныя его учениками и современниками, я пользовался французскимъ переводомъ, помъщеннымъ въ собраніи літописей Гизо.
- 158) "Онъ однако читалъ со смиреніемъ труды святыхъ и православныхъ толкователей, не думая равняться съ ними; но подчиняя ихъ разуму свой собственный и шествуя по ихъ слъдамъ, онъ часто черпаль изъ того же источника, изъ котораго черпали они". Guillelm. de S. Theodorico, у Гизо, X, 176.

- 159) Ligna et lapides docebunt te quod a magistris audire non possis. Epist. 106. Онъ самъ охотно молился и изучалъ Св. Писаніе въ полѣ или въ лѣсу. У меня не было другихъ наставниковъ, кромѣ дубовъ и буковъ, говорилъ онъ друзьямъ своимъ. Guillelm. de S. Theodorico, 175.
- 160) Siquidem diffusa erat gratia in labiis ejus et ignitum eloquium ejus vehementer, ut non posset ne ipsius quidem stilus, licet eximius, totam illam dulcedinem, totum retinere fervorem. Mel et lac sub lingua ejus, nihilominus in ore ejus ignea lex. Gaufridi: Vita Bernardi, p. 1135. Wilken, Geschichte der Kreuzzüge, III, 73. Guizot, Coll. des mém. X, 329.
  - 161) Guil. de S. Theod. 208. 162) Id. 166.
  - 163) Epist. 195, ap. Bouquet, XV, 575.
- 164) Epist. 78. ар. Bouquet, XV, 546. Письмо это писано въ концѣ 1127 года или въ началѣ 1128, до войны Лудовика со Стефаномъ Гарландскимъ. Бернардъ жестоко порицаетъ послѣдняго и обвиняетъ Сугерія въ дружбѣ съ нимъ.
- 165) Quis tibi hanc perfectionem proponebat? Ego tanta, fateor, audire de te etsi desiderabam, non tamen sperabam. Ep. 78.
- 166) Pavimenta lacrymis humectabat. Wilhelmi, Vita Sugerii, ap. Bouquet, XII, 107.
  - 167) Ibid. 168) Ibid. 169) Id. 108.
- 170) Ad optimos quosque, quocumque fuerint saeculo, animum intendebat; cum his illi colloquium, cum his studium erat. Ibid.
- 171) Quorum curationi et medicos non modicis sumptibus ipse praevidit.... Id. 107. Св. Бернардъ, напротивъ, запрещалъ монахамъ прибъгать къ пособіямъ медицины: species emere, quaerere medicos, accipere potiones, religioni indecens est et contrarium puritati Ep. 345. Даже въ этихъ мелочахъ ръзко обозначаются характеры аббатовъ Св. Діонисія и Клервальскаго.
  - 172) Wilhelmi Vita Sugerii, 106.
- 173) Humanus satis et jocundus. Id. 105.... ut erat jocundissimus. Id. 107. Riud declinabat summopere, ne quidquam agere videretur quod in habitu vel vitae genere appareret notabile. Viro quippe bono simulationem judicabat indignam. Ibid. Св. Бернардъ превосходилъ Сугерія доведенною до крайняго аскетизма простотою жизни. Онъ не могъ смѣяться безъ внутренняго усилія, и вообще считаль смѣять и веселость неприличнымъ человѣку. Gaufredi, Vita Bernardi, у Гизо, X, 327.
- 174) Monentes et rogantes per illam invicem amicitiam nostram et fraternitatem. Ep. 45. ap. Bouquet, XV, 544.
- 175) Et alter Herodes Christum non jam in cunabulis habet suspectum, sed in ecclesiis invidet exaltatum. Bouquet, XV, 549.
- 176) Относящіяся къ этому избранію мъста льтописей собраны у Bouquet, XV. 344 и слъд. См. также Baronii Annales ecclesiastici ad an. 1130. Raumer, Gesch. der Hohenst., I, 343.
  - 177) Magis de persona quam de electione investigans. Vit. L. G. 57.
- 178) Ernaldi abb. Bonaevallis Vita Bernardi, ap. Bouquet, XV, 345, примъч. а. Guizot, X, 239. Vita L. G. 58. 179) Vita Lud. Gros. 58.
  - 180) Vita L. G. ibid. Art de vér. les dates. V, 516.
- 181) Qui ergo intimi ejus et familiares eramus formidantes ob jugem debilitati corporis molestiam ejus subitum defectum. consuluimus ei quatenus filium Ludovicum, pulcherrimum puerum, regio diademate coronatum, sacri liquoris unctione regem secum ad refellendum aemulorum tumultum, constitueret. Vita L. G. 59.
- 182) Quidam enim laïcorum post mortem principis spem augendi honoris habebant: quidam vero clericorum jus eligendi et constituendi principem regni captabant. Ord. Vitalis Hist. eccl. ap. Bouquet, XII, 750.
  - 183) Consiliis nostris adquiescens. Vita L. G. 59.
- 184) Nonnulli de ordinatione pueri mussitabant, quam procul dubio impedire, si potuissent, summopere flagitabant, ap. Bouquet, XII, 750. 185) Vita L. G. 61.

- 186) Эти событія, т. е. развязка войны за наслѣдіе Генриха I, относятся къ царствованію Лудовика VII.
  - 187) Si baronibus meis placuerit. Chron. comitum Pictaviae, ap. Bouquet, XII, 409.
- 188) Оно находится въ дътописи графа Пуату и герцоговъ Аквитанскихъ, на которую я сосладся въ предыдущемъ примъчаніи. Подлинность этого завъщанія, котораго важность для Капетинговъ очевидна. отрицалъ еще Бели (Besly), Hist. des comtes de Poitou et des ducs de Guienne, Paris 1647), утверждавшій существованіе другаго, намъ впрочемъ неизвъстнаго, завъщанія. Доказательства, приводимыя Бенедиктинцами въ пользу подлинности, очень слабы (Recueil des Historiens des Gaules, XII; preface, XXXII — XXXVI). Ни Сугерій, ни другіе літописцы, говорящіе о бракъ Лудовика VII, не упоминають о писанномъ завъщаніи. Vita L. G. 62. Chron. Mauriniacense, ap. Bouquet, XII, 83. cp. D. Vaissète, Hist. générale du Languedoc, II, 324. Замътимъ, что лътописцы не согласны между собою на счеть мъста смерти герцога Вильгельма. Одни говорять, что онъ умерь на дорогь, другіе — въ Кампостеллъ. Распоряженіе его въ пользу Лудовика очень сомнительно. Проще всего предположеніе, что Лудовикъ VI воспользовался нежданною смертію Вильгельма и молодостію его дочерей, склониль на свою сторону часть бароновъ, и опираясь на феодальное право опеки и на мнимое завъщаніе, устроилъ выгодный для Капетингской династіи бракъ.
- 189) Это высказано прямо въ Grandes chroniques de France: et porceque la Duchée estoit demorée sanz hoir mâle, la tint li Rois en sa main. Bouquet, XII, 198.
  - 190) Vita L. G. 62.
  - 191) Et si qui erant hostes prosternentes. Ibid.
  - 192) Id. 63. Art de vér. les dates V, 517.
  - 193) Wilhelmi. Vita Sugerii, 103.
  - 194) Gesta Ludovici VII, ap. Bouquet. XII. 196. Grandes Chroniques de France, ibid.
  - 195) Sismondi. Hist. des Français, V, 260.
- 196) Et in ea mille trecentae animae diversi sexus et aetatis sunt igne consumptae. Super quo rex Ludovicus, misericordia motus, plorasse dicitur.... Historia Francorum, ap. Bouquet, XII, 116. Везъимянный льтописецъ жиль въ половинъ XII въка.
  - 197) Ottonis episc. Frisingensis Chron I. VII, c. 21.
- 198) Timeo autem ne sine causa laboraverimus in vobis. ep. 221, Bouquet, XV, 587. Dico vobis incipio poenitere super insipientia mea priori, quâ plus justo adolescentiae vestrae hucusque favi.... raptoribus et praedonibus (sicut dicitur) adhaeretis, juxta illud prophetae: si videbas furrem, currebas cum eo et cum adulteris portionem tuam ponebas. Ibid.
  - 199) Epist. 222. Bouquet. XV, 589.
- 200) Illud enim credatis nunquam me male sensisse de vobis: novi enim vos et puritatem vestram. Ep. 381, Bouquet, XV, 591. Впрочемъ, въ этомъ же письмъ Бернардъ совътуетъ Сугерію отойти отъ совъта нечестивыхъ.
- 201) Hunc (r. e. Cyrepis).... comes Theobaidus modis omnibus honorabat, hunc apud reges Francorum advocatum producebat unicum. Wilh. Vita Sug. 105.
  - 202) Id. 107.
- 203) Замъчательно, что въ числъ исчисляемыхъ Сугеріемъ драгоцвиныхъ камней не встръчается алмазъ. Его не умъли гранить.
  - 204) Sugerii de rebus in administratione sua gestis, ap. Duch. IV, 348.
  - 205) Hist. litt. XII, 398.
- 206) Это сочиненіе напечатано въ IV томъ Дюшена и въ приложеніяхъ къ Histoire de S. Denys, par D. Felibien. Въ собраніи Венедиктинцевъ пом'вщена только вторая часть.
  - 207) Duchesne, VI, 350-358.
- 208) Ut Francorum invincibilis probitas periculum, quod evenerat, emendaret et futura repelleret. Chron. Maur. ap. Bouquet XII, 88.
  - 209) Подробное, на глубокомъ изученіи источниковъ изложеніе событій отно-

сящихся къ исторіи втораго крестоваго похода у Вилькена, Gesch. der Kreuzzüge, III, 1.

- 210) Замътимъ, впрочемъ, что духовенство знало Латенскій языкъ, и что французскій уже тогда былъ въ ходу между высшими свътскими сословіями. Въ началь XII въка богатые родители посылали изъ Германіи дътей своихъ для изученія языка во Францію. Guiberti de Novigento de Vita sua ар. Bouquet, XII, 246. Въ слъдующемъ стольтіи учитель Данта, Итальянецъ Брунето Латини писалъ по французски, потому что находилъ этотъ языкъ: plus delitable et plus commune à tots langaeges.
- 211) Corpus omne tenuissimum et sine carnibus erat; ipsa quoque subtilissima cutis in genis modice rubens. In illo nimirum quicquid caloris inerat naturalis, assidua meditatio et studium compunctionis attraxerat. Gaufredi Vita Bernardi, у Вилькена. III. 1, 19. Guizot, X, 320. Corpus tenue et paene praemortuum, говорить Оттонъ Дёльскій, Wilken, III, 1. 43.
  - 212) Gaufredi Vita Bern., Guizot, X, 330. Wilken, III, 1. 67.
- 213) Ессе gladii duo hîc. Satis est. Odo de Diogilo ap. Bouquet, XII, 93. Исторія крестоваго похода Лудовика VII, написанная Одономъ Дёльскимъ, напечатана только въ ръдкомъ сочиненіи Шифле (Chiffletii S. Bernardi Claraeval. genus illustre assertum, 1660). У Бенедиктинцевъ напечатаны самые незначительные отрывки. Вотъ почему я иногда долженъ ссылаться на полный французскій переводъ Гизо, Coll. des mém. XXIV.
  - 214) Wilhelmi, Vita Suger., 108.
  - 215) Odo de Diogilo, ap. Bouquet, XII, 94.
- 216) Это ясно изъ событій и изъ свидітельствъ Одона Дёльскаго и монаха Вильгельма. Первый говорить, по поводу отреченія графа Неверскаго, обращаясь къ Сугерію: imponitur tandem tibi soli onus amborum, quod inconcussa pace tulisti. Bouquet, XII, 93.
  - 217) Wilh. Vita Sugerii, 108.
- 218) Vacuantur urbes et castella et paene jam non inveniunt quem apprehendant septem mulieres virum unum (Mcais IV, 1); adeo ubique viduae vivis remanent viris. Ep. 247.
- 219) Per totam Galliam fit exactio generalis, nec sexus, vel ordo, aut dignitas quempiam excusavit, quin auxilium Regi conferret. Unde factum est, ut ejus peregrinatio multis imprecationibus persequeretur. Mathaeus Paris ad an. 1146.
- 220) Gallicanae multum ex hoc gravatae sunt ecclesiae, говорить по поводу пребыванія папы Chron. Mauriniacense, 88.
  - 221) Bouquet, XIV, 475, въ примъчаніяхъ.
  - 222) Wilhelmi. Vita Suger. 108, 109.
  - 223) Bouquet, XV, 485.
  - 224) Bouquet, XV, 487.
- 225) Роберть оставиль Сирію, поссорившись съ братомъ. Носились даже слухи, что онъ участвоваль въ козняхъ Византійцевъ противъ крестоносцевъ: sicut adversus castra Dei dolositatem fertur irritasse Graecorum. Wilh. Vita Sugerii, 109.
  - 226) Bouquet, XV, 513, примъчаніе а.
- 227) Wilh. Vita Sugerii, 109. Генрихъ враждовалъ въ это время съ Сугеріемъ. Касательно Радульфа см. письмо Кадурка къ Ротроку Першскому, ар. Воиquet, XV, 512, и слъдующее за тъмъ письмо Сугерія къ Радульфу. Ів. 513. Повелительный тонъ Сугерія заслуживаеть вниманія. Quod per praesentem nuncium vos ipsis praecipere scribendo volumus, пишеть аб. Св. Діонисія графу Вермандуа. Генриху и гражданамъ города Бове онъ угрожаетъ строгимъ наказаніемъ за непокорность королю. Videte, videte, viri discreti, ne et alia vice rescribatur quod semel inventum est in marmorea columna hujus civitatis ore Imperatoris dictum: villam Pontium refici jubemus. Villa Pontium древнее названіе Бове. Впрочемъ письмо это относится, кажется, къ 1150 году.

- 228) Quidam statim populares, qui ad nova facile concitantur, coeperunt occurrere, vitamque illi cum imperio imprecari. Wilh. Vita Sugerii, 109.
- 229) Certissime habebitis me paratum ad omnia quae volueritis ad servitium regis et diligentius quam si praesens adesset. Gaufridi comit. Andegavensis epist. ad Sugerium, ар. Воиquei, XV, 494. Стефанъ изъявляеть Сугерію признательность за услуги ему оказанныя и объщаеть хранить и защищать помъстья Св. Діонисія отъ всякихъ нападеній. Stephani reg. ep. ad. Suger., Bouquet, XV, 520.
  - 230) Id. 512.
- 231) Письма, въ которыхъ аб. Св. Діонисія излагалъ папъ трудность своего положенія и просиль его помощи, не дошли до нась. Папа утвшаєть его: Literas quas nobis misisti debita benignitate recepimus et super adversitatibus et angustiis quas te pati significasti paterno tibi affectu compatimur... Confortare igitur, carissime fili, et viriliter age... Sicut enim ex literis quas fratribus nostris archiepiscopis et episcopis mittimus perpendere poteris, illos, qui pacem regni perturbant, nisi resipuerint, ехсомминісаті mandavimus. Bouquet, XV, 454. Ср. грамоту Евгенія къ фран. епископамъ отъ того же числа (8 іюля, 1149). lbid.
  - 232) Ep. 237.
- 233) Ep. 376, ар. Bouquet, XV, 612. Письмо это написано по поводу поединка, который готовился между Робертомъ, братомъ Лудовика VII, и Генрихомъ, сыномъ Теобальда графа Шампаніи. Бернардъ просить Сугерія употребить свою власть для отвращенія этого единоборства и называеть турниры проклятыми торжищами (maledictas nundinas).
  - 234) Ep. 309, ap. Bouquet, XV, 596.
- 235) Мы знаемъ объ этомъ съвздв, происходившемъ въ Суассонв, только по письму Сугерія къ Самсону Реймсскому и отвіту послідняго. Воициеt, XV, 511, 512. Св. Бернардъ одобряль наміреніе Сугерія созвать прелатовъ и бароновъ: ut sciant omnes qui habitant terram, quia remansit et regno ét regi amicus dulcis, consiliarius prudens, adjutor fortis. Ep. 377. Ib. 613.
- 236) Non prius ejus conatibus destitit obviare, donec omnem illius tumorem prudenter compressit et ad condignam satisfactionem eum compulit. 109. Ср. S-ti Bernardi ep. 804, ар. Bouquet, XV, 623. Роберть объщаль Св. Бернарду исправиться.
  - 237) Bouquet, XV, 509.
- 238) Quo (Sugerio) sublato de medio statim sceptrum regni gravem ex illius absentia sensit jacturam; ut pote quod non minima sui portione Aquitaniae videlicet ducatu, deficiente consilio, noscitur mutilatum. 104.
  - 239) Ep. 244, ap. Bouquet, XV, 591.
- 240) Voyage littéraire, II, 83. Д. Мартенъ ссылается на Auctarium aquicinctinum, котораго первая часть теперь потеряна.
  - 241) Quaedam de illo regiis suggesta sunt auribus. 109.
- 242) Съ дороги Лудовикъ просилъ Сугерія вывхать къ нему втайнъ и прежде другихъ на встръчу, дабы объявить ему состояніе государства и "наставить какъ вести себя по прибытіи". Bouquet, XV, 518.
  - 243) Wilh. Vita Sugerii, 105.
  - 244) Huic advenienti assurgebant praesules et inter eos primus residebat. Ib. 103.
  - 245) Bouquet, XV, 495.
  - 246) Wilh. Vita Sugerii, 105.
  - 247) Ibid.
  - 248) Guizot. Collect. des mém. XIII, 280.
- 249) Ipse etiam regis Ludovici splendido sermone gesta descripsit ejusque filii itidem Ludovici scribere quidem coepit; sed morte praeventus, ad finem opus non perduxit. 104.
- 250) Многіе приписывають Сугерію самое происхожденіе этихъ лѣтописей, представляющихъ полную исторію Франціи въ теченіе среднихъ вѣковъ. Но это меѣніе нуждается въ доказательствахъ. Обычай записывать современныя событія

начинается въ монастырѣ Св. Діонисія не съ Сугерія, а гораздо прежде; окончательную форму получили лѣтописи Св. Діонисія послѣ него. Но вѣроятно его слава заставила приписать ему одному дѣло, въ которомъ участвовали его предшественники и преемники.

- 251) Wilh. Vita Sugerii, 1110. Wilken, III, 1. 276.
- 252) Цёлью инока, писаль онъ (ер. 399), должень быть не земной, а небесный Іерусалимъ, тогь, къ которому ведуть не ноги, а сердце.
  - 253) Wilh. Vita Sugerii, 110.
  - 254) Wilken, III, 1, 279.
  - 255) Подробности о болъзни и кончинъ Сугерія у Вильгельма, 110, 111.
- 256) Bouquet, XV, 531. Въ отвътъ Св. Бернарда (ib. 616) много чувства и любви.
  - 257) Ib. 530.

## ЧЕТЫРЕ ИСТОРИЧЕСКІЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

(Публичныя лекціи, читанныя въ 1851 году. Напечатаны отдъльной внижной въ 1852 г. Москва, Университетская типографія).

#### ЧТЕНІЕ ПЕРВОЕ.

#### ТИМУРЪ.

Предметомъ нашихъ чтеній будуть характеристики Тамерлана, Александра Македонскаго, Лудовика IX и канплера Бакона. Мы найдемъ не много сходнаго въ ихъ внутренней жизни, еще менье во внышней исторіи ихъ подвиговъ; подвиги каждаго изъ нихъ отмъчены особеннымъ, ему исключительно принадлежащимъ характеромъ. Но между ними есть одно общее: это названіе великих в людей, данное имъ современниками и утвержденное потомствомъ. Что же такое связано съ этимъ названіемъ? Какое призваніе въ исторіи людей, означенныхъ именемъ великихъ? Вотъ вопросъ, которымъ я позволю себъ начать эти чтенія. Вопрось этоть не лишень нъкоторой современности. Еще не давно поднимались голоса, отрицавшіе необходимость великихъ людей въ исторіи, утверждавшіе, что роль ихъ кончена, что народы сами, безъ ихъ посредства, могутъ исполнять свое историческое назначеніе. Все равно сказать бы, что одна изъ силъ, дъйствующихъ въ природъ, утратила свое значеніе, что одинъ изъ органовъ человъческаго тъла теперь сталъ ненуженъ. Такое воззрѣніе на исторію возможно только при самомъ легкомъ и поверхностномъ на нее взглядъ. Но тотъ, для кого она является не мертвою буквою, кто привыкъ прислушиваться къ ея таинственному росту, видить въ великихъ людяхъ избранниковъ Провиденія, призванныхъ на землю совершить то, что лежить въ потребностяхъ данной эпохи, въ върованіяхъ и желаніяхъ даннаго времени, даннаго народа. Народъ есть нівчто собирательное. Его собирательная мысль, его собирательная воля должны, для обнаруженія себя, претвориться въ мысль и волю одного, одареннаго особенно чуткимъ нравственнымъ слухомъ, особенно зоркимъ умственнымъ взглядомъ лица. Такія лица облекають въ живое слово то, что до нихъ

Digitized by Google

таилось въ народной думъ, и обращають въ видимый подвигь неясныя стремленія и желанія своихъ соотечественниковъ или современниковъ. Но съ приведеннымъ мною прежде мивніемъ соединяется другое столь же неосновательнос, по которому великіе люди являются чёмъ то случайнымъ, чёмъ то такимъ, безъ чего можно обойтись. Замътимъ по этому поводу, что великая роль случая допускается только въ эпохи умственнаго и нравственнаго ослабленія, когда челов'якъ перестаеть в'врить въ законное движеніе событій, когда онь теряеть изь виду божественную связь, охватывающую всю жизнь человъчества. Конечно, не всегда ясно намъ мъсто, принадлежащее великому мужу въ цепи явленій, не всегда ясна задача его деятельности. Проходять въка, а онъ остается кровавою и скорбною загадкою, и мы не знаемъ, зачъмъ приходилъ онъ, зачъмъ возмутилъ народы. Толки, имъ вызванные, до такой степени противоположны между собою, что нельзя даже съ точностію опредълить вліянія имъ обнаруженнаго. Но разв'є то, что намъ непонятно сегодня, должно остаться непонятнымъ и завтрашнему дню? Развъ каждое новое событе не проливаетъ свъта на событія, повидимому давно уже совершившіяся и замкнутыя? Смысль отдітльных явленій иногда раскрывается только по прошествіи в'іковь и даже тысячельтій. Наука вь такихъ случаяхъ не въ состояніи опередить самой жизни и должна терпівливо ждать новыхъ фактовъ, безъ которыхъ быль бы не полонъ кругъ извъстнаго развитія. Историческое значеніе Сократа оцънено должнымъ образомъ только въ XIX стольтіи, на разстояніи двадцати двухъ въковъ отъ приговора, произнесеннаго надъ нимъ Асинскимъ народомъ.

При изученіи каждаго великаго человіка, мы должны обратить вниманіе на личность его, на почву, на которой онъ выросъ, на время, въ которое онъ дъйствоваль. Изъ этого тройнаго элемента слагается его жизнь и дъятельность. Задача трудная, ръшеніе которой предоставлено, если можно такъ выразиться, особенной исторической психологіи, имъющей цълью устранить временныя и містныя вліянія, видоизміняющія частныя свойства лица. При внимательномъ созерцаніи великихъ личностей, он' являются намъ откровеніями цізаго народа и цізлой эпохи. Для чего бы оніз ни были призваны на землю, для блага ли, для зла ли, во всякомъ случать онт стоятъ не отдъльно, не независимо, но тесно и крепко связаны съ землею, на которой выросли, и съ временемъ, въ которомъ дъйствуютъ. Особенныя трудности въ этомъ случаъ представляеть исторія Востока: она подчинена другимъ законамъ, развивается подъ другими условіями, нежели европейская. Тамъ народы коснъють въ продолжении въковъ въ непробудномъ снъ. Имъ видятся странныя грезы, которыя они переносять не только въ свою поэзію, но и въ свою исторію. Тамъ нѣтъ правильныхъ переходовъ отъ одной эпохи къ другой: нъть постепенности и, слъдовательно, логической необходимости въ развитіи, и потому появленіе великихъ людей часто принимаетъ характеръ чистой случайности. Но и здѣсь подобное заключеніе было бы слишкомъ опрометчиво. Когда пасъ, напримъръ, поражаеть явление въ родъ того завоевателя, о которомъ я буду имъть честь говорить въ ныившиемъ чтеніи, когда мы съ трепетнымъ чувствомъ спрашиваемъ у себя отчета въ дъ-

лахъ какого-нибудь Чингиса или Тимура и теряемся въ догадкахъ; когда въ насъ невольно рождаются вопросы: какой потребности удовлетворили эти люди, зачёмъ покрыли землю развалинами, зачёмъ стерли съ лица земли столько царствъ, столько прекрасныхъ формъ, успѣвшихъ развиться изъ нъдръ магомеданской цивилизаціи? Мы въ правъ отвъчать: а развъ у этихъ народовъ, выведенныхъ на сцену исторіи Чингисомъ и Тимуромъ, дремавшихъ дотоль въ безконечномъ и скучномъ однообразіи кочеваго быта, не было потребности проснуться однажды и извъдать все наслажденіе и всъ тревоги дъятельной исторической жизни? Но страшно бываеть такое пробужденіе восточныхъ народовъ! Судьба Тимура, или Тамерлана связана съ однимъ изъ этихъ взрывовъ. Въ бесъдахъ, ограниченныхъ предълами скудно отмъреннаго времени, я не могу представить вамъ полныхъ біографій и долженъ просить васъ довольствоваться краткими характеристиками, въ которыхъ постараюсь показать отличительныя особенности каждаго изълицъ, выбранныхъ мною для этихъ чтеній. Связь между ними только вибшняя, но всімъ имъ принадлежить право на название "великихъ", потому что все они оставили глубокіе, хотя и не сходные между собою, следы на почве всемірныхъ событій. Я ограничусь тіми характеристическими чертами, по которымъ можно разгадать лицо самого Тамерлана и того народа, котораго онъ быль представителемъ.

На общирномъ пространствъ между Каспійскимъ, Охотскимъ и Японскимъ морями искони блуждали племена, принадлежащія двумъ великимъ породамъ: Монгольской и Турецкой. Иногда отдъльныя отрасли объихъ породъ сливались, образовывали новыя народности и выходили подъ разными именами на сцену исторіи. Ихъ выступленіе однообразно ознаменовано однимъ характеромъ жестокихъ опустошеній. Они приносили съ собою гибель для всякой стоявшей на ихъ дорогь общественной формы, но сами не были въ состояніи создать прочнаго и одареннаго условіями внутренняго развитія государства. Около четырехъ въковъ по Р. Х., Монголо-Турецкія племена явились въ Европъ подъ именемъ Гунновъ и поразили ужасомъ Славянъ и Германцевъ. Народное сказаніе приписывало Гуннамъ особенное происхожденіе. Готы говорили, что они прижиты блуждавшими въ пустынъ нечистыми духами отъ готскихъ волшебницъ. До такой степени смутилъ Европейцевъ безобразный обликъ этихъ сыновъ степи, ихъ дикій образъ жизни, ихъ нравы, ихъ безпощадная лютость. Была пора, когда они грозили не только независимости европейскихъ народовъ, но самому существованію греко-римской цивилизаціи. На поляхъ Каталаунскихъ рішился этотъ вопросъ. Владычоство ихъ продолжалось впрочемъ не долго. Они исчезли съ европейской почвы, не оставивъ никакого следа ни въ учрежденіяхъ, ни въ нравахъ. Чрезъ восемь въковъ Европа принимала снова тъхъ же гостей: ихъ суждено было встрътить нашей Россіи, тогда только что начинавшей свое историческое служеніе. Она приняла на свою грудь удары варваровъ и подпала подъ ихъ тяжкое иго. Но остальная Европа, искупленная ею, избавилась отъ дальнъйшихъ бъдствій. За то нашествіе было страшно для тъхъ, на кого оно обрушилось непосредственно. Свидътельства современниковъ-очевидцевъ

о нравахъ Монгольскаго племени отличаются редкимъ согласіемъ общихъ черть. Арабы, Персы, западные монахи-послы при дворъ Хана и венеціанскій купецъ, Марко Поло, характеризують Монголовъ почти одними и тъми же выраженіями. Н'ътъ народа болье способнаго завоевать міръ, какъ Татары; они храбры, они привычны ко всякаго рода лишеніямъ, они безчеловъчны, хишны, противъ нихъ не можетъ устоять ни одно государство, говорить Марко Поло. Восточные народы, по свойственному имъ фатализму, смотръли на дикарей Чингиса и Тимура, какъ на неотвратимую, небомъ ниспосланную кару. Ихъ летописи наполнены странными, почти невероятными разсказами о страхъ, который не только цълые отряды, но одинокіе Монголы внушали значительнымъ селеніямъ и городамъ. Жители нерѣдко добровольно подставляли шею подъ удары, въ полномъ убъжденіи, что сопротивленіе безполезно. До такой степени распространено было въ Азіи ми'вніе о непоб'ёдимости Монголовъ. Виновникомъ ихъ могущества быль, какъ вамъ извъстно, Чингисъ-Ханъ, въ началъ XIII стольтія. Онъ самъ высказалъ цъль своихъ войнъ. Овладъвъ значительною частью Азіи, въ лътахъ преклонной старости, онъ собраль однажды совъть свой и предложиль вождямъ сл'вдующій вопросъ: какое благо выше вс'яхь на земл'я? Каждый изъ вождей отвъчаль по своему. Старый хань покачаль головою и сказаль имъ: "нътъ; счастливье всъхъ на земль тоть, кто гонить разбитыхъ имъ непріятелей, грабить ихъ добро, скачеть на коняхъ ихъ, любуется слезами людей имъ близкихъ и цълуетъ ихъ женъ и дочерей". Государство, основанное на такихъ началахъ, не могло быть прочно. По смерти Чингиса, оно распалось на несколько ордъ, которыя вскоре стали враждовать между собою.

Тимуръ родился близь Самарканда, въ бывшемъ царствъ Чингисова сына Чагатая. Народы Востока глубоко запомнили роковую ночь на 9-е апръля 1336 года. Онъ родился, какъ говоритъ преданіе, съ кускомъ запекшейся крови въ рукъ и съ бълыми какъ у старца волосами. По женской линіи онъ принадлежаль къ потомству Чингиса, но отецъ его, одинъ изъ многочисленныхъ Чагатайскихъ князей, не могъ оставить ему большаго могущества. Съ раннихъ лътъ Тимуръ обнаружилъ неодолимую силу воли и властолюбіе. Будучи ребенкомъ, онъ заставиль товарищей своихъ дътскихъ игръ присягнуть себъ въ послушаніи и върности. Никто изъ нихъ не равнялся съ нимъ, впрочемъ, въ силъ и ловкости. Первые годы его жизни прошли въ подвигахъ мелкаго грабежа и разбоевъ, доставившихъ ему славу безстрашнаго на вздника. Восточная фантазія внесла въ эти темные годы Тимуровой молодости тъже подробности и тъже преувеличенія, какими наполнены сказанія о молодости другихъ азіатскихъ героевъ. Тимуръ выстушиль на театръ всемірно-исторической дізтельности въ лістахъ зрівлаго мужества, одолъвъ множество противниковъ, столько же незначительныхъ по объему власти, какъ и онъ самъ. Въ этихъ постоянныхъ трудахъ и войнахъ приготовился онъ къ роли, которая ему предстояла впереди. Въ 1371 г., следовательно, когда ему было 35 леть отъ роду, онъ уже владълъ землями отъ Каспія до Манжуріи и держалъ на престоль Чагатайскомъ подвластнаго ему потомка Чингисова съ безплоднымъ титуломъ вели-

каго Хана. Вліяніе его простиралось на большую часть земель, завоеванныхъ прежде Монголами. Князья Кипчакской Орды, владычествовавшей налъ Россією, призывали его посредникомъ въ своихъ распряхъ. Онъ поставилъ надъ ними Тохтамыша; но Тохтамышъ не былъ благодаренъ. Нъсколько лътъ спустя, онъ сдълаль попытку сбросить съ себя иго Тимура. Борьба была неравная. Предъ началомъ решительной битвы, изъ рядовъ Тимуровыхъ выступилъ старый шейхъ Береке, произнесъ молитву и, взявъ горсть пыли, бросилъ ее въ войско враговъ: да помрачится лице ваше стыдомъ пораженія, сказаль онъ. Разбитый близь Волги Кипчакскій Ханъ бѣжаль, собраль новое войско и въ 1395 году снова встретился съ Тимуромъ на Терекъ. Тимуръ одержалъ еще кровавую побъду и сокрушилъ окончательно силы своего противника. Для Россіи наступила грозная година испытанія. Куликовская битва казалась, по видимому, безполезнымъ напряженіемъ народныхъ силъ. Что былъ Мамай въ сравнении съ Тимуромъ! До нынъшняго Ельца дошель Жельзный Хромець, какъ называють его наши льтописи, и остановился. Восточные летописцы приписывають его нерешимость идти далъе огромнымъ богатствамъ, которыя онъ будто бы уже награбиль въ этомъ походъ. Но православная церковь празднуеть 26-го августа день перенесенія Владимірской Божіей Матери въ Москву и отступленія Тимурова. Конечно, Тимура испугали не военныя приготовленія великаго князя Василія Дмитріевича, готовившагося умереть за народъ свой, и не насытили сокровища, найденныя имъ въ степяхъ юго-восточной Россіи. Но съ техъ поръ Тимуръ не касался болъе предъловъ Европы; театромъ его подвиговъ стала исключительно Азія. Я уже сказаль, что не могу входить въ біографическія подробности о Тимуръ; но если бы даже для нашей бесъды было отмърено болъе времени, то и тогда я не счель бы нужнымъ утомлять ваше вниманіе однообразными подробностями разоренія и опустошенія странъ, куда онъ являлся, какъ кара Божія. Укажу только на характеристическія черты, которыя познакомять вась съ образомъ войны и съ личностью Тимура. Персія, по географическому положенію своему, должна была прежде другихъ странъ обратить на себя вниманіе вождя Чагатайскихъ Татаръ и подпала подъ его владычество. Въ многолюдномъ, цвътущемъ торговлею Испаганъ вспыхнуло возстаніе противъ побъдителей. Тимуръ возвратился, взялъ городъ съ бою и памятникомъ своимъ оставилъ на площади Испаганской пирамиду, сложенную изъ 70,000 человъческихъ череповъ. Такія парамиды разставилъ Тимуръ по значительнъйшимъ городамъ Азіи. Еще болъе горькая участь постигла Багдадъ, великольпнъйшій городъ магомеданскаго Востока, некогда столицу калифовъ Абассидовъ. Онъ осмелился противиться Тимуру и заплатиль за эту отвату гибелью почти всего своего населенія. Часть жителей погибла въ волнахъ Тигра; изъ череповъ техъ, которые пали подъ ударами Тимуровыхъ воиновъ, выстроено было сто двадцать небольшихъ башенъ. Но всв эти ужасы едва ли могуть сравниться съ темъ, что испытала Индія. Тимуръ избраль тотъ-же путь, которымъ нъкогда шелъ завоеватель другаго рода, Александръ Великій. Въ Пенджабъ и въ Гангесской долинъ до Дели не осталось цълаго города или селенія. Груды развалинъ и труповъ свид'втельствовали о недавнемъ проход'в татарскихъ войскъ. Дели слылъ тогда богатейшимъ городомъ Индіи. Готовясь къ приступу, Тимуръ вспомниль, что въ лагерѣ его сто тысячъ плѣнниковъ, которыхъ онъ прежде собралъ для осадныхъ работь. Онъ отдалъ приказаніе немедленно предать ихъ всъхъ смерти. Приказаніе это было въ точности исполнено. Въ самомъ Дели погибло нъсколько сотъ тысячъ человъкъ. На возвратномъ пути изъ Индіи, Тимуръ увелъ съ собою до милліона взятыхъ тамъ рабовъ, между прочимъ онъ приказалъ брать всъхъ ремесленниковъ и всъхъ ученыхъ. Въ этой свиръпой душъ таилось какое-то, можно сказать, мистическое уваженіе къ наукть. Театромъ дальнъйшихъ подвиговъ такого же рода была Сирія и владізнія Турецкаго султана, грозившаго въ то время Европъ. Дамаскъ и Алеппо исчезли на время изъ списка значительныхъ городовъ азіатскихъ. Жители ихъ были избиты или отведены въ рабство въ глубь степей Средней Азіи. Въ большей части завоеваній Тимура трудно замітить какую нибудь опредівленную политическую цъль. Можно подумать, что имъ руководила безотчетная страсть къ разрушенію. Разоривъ богатую страну, срывъ до основанія ея города, потоптавъ копытами коней своихъ ея жатвы, настроивъ пирамидъ изъ отрубленныхъ головъ, онъ шелъ далъе, не заботясь о прочномъ утвержденіи своей власти въ оставленной имъ безобразной пустынъ.

Встръча его съ Баязидомъ принадлежить къ числу великихъ событій всеобщей исторіи. Оба они носили одинь и тоть-же типь восточнаго завоевателя. Но Баязидъ не даромъ коснулся европейской почвы и принялъ отъ нея вліяніе. Онъ думаль объ основаніи кръпкаго, опирающагося на надежныя учрежденія, государства. Еще до начала войны, между Баязидомъ и Тимуромъ возникла любопытная переписка, гдъ истощены были всъ допускаемыя восточными дипломатическими формами ругательства. За эти оскорбленія должны были поплатиться жители Малой Азіи. Первый городъ Баязида, на который пали удары Тамерлана, быль Сивашъ \*), взятый послъ довольно долгой осады, при которой показали особенное искусство монгольскіе инженеры. Въ этомъ отношеніи Тимуръ быль великій челов'якъ, истинный художникъ. Въ войскъ его было несравненно болъе порядка, чъмъ въ войскъ Баязида; онъ ввелъ раздъленіе на полки, ввелъ однообразіе одежды и многое другое, что впослъдствіи вошло въ употребленіе у европейскихъ народовъ. Сивашъ палъ передъ осаднымъ искусствомъ Монголовъ. Жители его, Магометане, были большею частью истреблены или отведены въ рабство; но еще болве страшная участь постигла 4,000 армянскихъ всадниковъ, которые защищали городъ въ соединении съ Турками. Они были погребены заживо. Дальнъйшихъ подробностей казни я не смъю приводить. ибо онъ слишкомъ ужасны. На поляхъ Ангоры (Анциры), гдъ нъкогда Помпей одержаль побъду надъ Митридатомъ, сошлись лицемъ къ лицу Баязидъ и Жельзный Хромецъ. Произошла одна изъ величайшихъ битвъ, о которыхъ помнить исторія. Въ ділів было боліве милліона ратниковъ, пришедшихъ

<sup>\*)</sup> Древняя Себасте.

изъ самыхъ отдаленныхъ странъ. Тимуръ привелъ съ собою дружины всей Азін; въ войскъ Баязида находились 20,000 Сербовъ - христіанъ, которые составляли лучшую, передовую рать; за ними стояли янычары, набранные изъ плънныхъ христіанскихъ дътей, и уже за янычарами слъдовали настоящіе Турки. Христіанскою кровью думаль Баязидъ купить себ'в поб'вду. Онъ быль разбить на голову. Есть какое то мрачное и поэтическое величе въ разсказъ о свиданіи Тимура съ Баязидомъ. Тимуръ приняль его, сидя на ковръ. "Великъ Господь, сказалъ онъ, даровавшій полміра мнъ хромцу и полміра теб'є больному; ты видишь, какъ мало въ глазахъ Господа земное величіе". Вся бесъда ихъ была проникнута скорбію. Тимуръ не ругался надъ падшимъ врагомъ; слова его исполнены грустнаго сочувствія къ судьбъ побъжденнаго. Разсказы позднъйшихъ писателей о томъ, что онъ заключиль Баязида въ клетку и обходился съ нимъ жестоко, лишены всякаго правдоподобія. Ни одинъ современникъ не упоминаетъ объ этомъ. Напротивъ, мы имъемъ върныя свидътельства, что Тимуръ до конца своей жизни обходился съ султаномъ съ должнымъ уваженіемъ. Кромѣ восточныхъ разсказовъ, у насъ есть разсказы Европейцевъ, которые были свидетелями этой битвы. Между прочими при дворъ Тимура находились въ то время послы Кастильскаго короля Генриха III. Европейскіе народы смотр'вли на Анцирскаго побъдителя, какъ на своего избавителя отъ Турокъ, и въ самомъ дълъ нашествіе Тимура на 50 льть отсрочило паденіе Константинополя и остановило на долго успъхи турецкаго оружія. Въ 1403 г. Генрихъ III отправиль къ Тимуру новое посольство, при которомъ состоялъ придворный дворянинъ, Гонзалецъ де Клавиго, оставившій любопытный дневникъ своего путешествія. Послы эти не застали уже Тимура въ Малой Азів и должны были такать къ нему въ столицу его Самаркандъ. Земли, чрезъ которыя лежаль ихъ путь, носили еще свёжіе слёды недавнихъ опустошеній. Особенно поразительно описаніе Тавриса, гдв правиль за Тимура сынъ его Миранъ-шахъ. Городъ былъ весьма богать и принадлежалъ къ числу складочныхъ мъсть азіатской торговли, но развалины огромнаго, славнаго на цъломъ Востокъ дворца и другихъ великольпныхъ зданій обличали присутствіе Татаръ. Виновникомъ въ этомъ разореніи быль впрочемъ не самъ Тимуръ. Сынъ его Миранъ-шахъ съ какою то дътскою, безумною радостью разрушаль древнія зданія и тышился при видь пожаровь, такь что отець долженъ быль наконецъ остановить его. Далее Клавиго встретилъ множество пирамидъ изъ человъческихъ головъ, свидътельствовавшихъ о побъдномъ шествін Тимура. Зам'тчательно также описаніе города Самарканда. Городъ этотъ быль обязанъ своимъ быстрымъ возвышеніемъ воль Тимура. Клавиго нашель въ немъ многочисленное, со всъхъ краевъ Азіи насильственно сведенное населеніе. Зд'єсь поселены были ученые, художники и ремесленники, которыхъ Тимуръ привелъ съ собою изъ далекихъ, завоеванныхъ имъ странъ. Магомедане жили рядомъ съ Индейцами и поклонниками огня. Клавиго съ удивленіемъ разсказываеть о великольпномъ дворь и дворцѣ Тимура, и объ ордѣ, или лѣтнемъ стойбищѣ его, которое состояло изъ 20,000 разбитыхъ юрть, т. е. палатокъ. Часть юрть была покрыта

снаружи парчами, внутри украшена драгоцънными каменьями, добытыми въ походахъ. Когда Тимуръ принималъ Клавиго, онъ былъ уже въ преклонной старости, едва могь сидъть и съ трудомъ могь поднять глаза на посла. Но въ хиломъ тълъ жила еще кръпкая и свиръпая душа. Желъзный Хромецъ предпринималъ въ это время походъ на Китай. Онъ собралъ вождей своихъ и сказалъ имъ: "на душт моей и вашей много гртховъ; много мы пролили крови магомеданской; пора смыть ее другою болъе угодною Господу кровью; пойдемъ избить китайскихъ язычниковъ". -- Другое любопытное описаніе, оставленное Европейцемъ, принадлежить Нъмцу Шильдпергеру. Онъ быль родомь изъ Мюнхена и находился оруженосцемь въ службъ у одного изъ рыцарей, участвовавшихъ въ несчастной для христіанъ битвъ при Никополисъ (1395), въ которой Баязидъ разбилъ на голову Сигизмунда Венгерскаго. Турки изрубили большую часть своихъ пленниковъ. Шильдпергера спасла его молодость. Онъ поступиль въ свиту султана, быль при немъ въ сраженіи Анцирскомъ и вм'ест' съ нимъ попался въ пл'енъ къ Татарамъ. Онъ пережиль Баязида и Тимура, служилъ сыновьямъ послъдняго; потомъ продавалъ свою службу разнымъ магомеданскимъ князьямъ и возвратился въ Европу послъ 22-лътняго скитанія по Востоку. Шильдпергеръ быль грубый и необразованный нъмецкій наемникъ. Онь торговаль своею кровью и безъ зазрѣнія совѣсти проливаль чужую. Разсказы его носять отпечатокь этого безчувственнаго равнодущія. Онь спокойно передаеть своимъ читателямъ ужасы, которыхъ былъ самъ свидътелемъ, или слышанные отъ другихъ. Между прочими у него есть следующій разсказъ: однажды жители города, навлекшаго на себя гивьь Тимура, выслали для умилостивленія его дітей своихъ. При виді этихъ малютовъ, шедшихъ съ лъснями изъ корана ему на встръчу, въ Тимуръ разыгрался духъ истребленія. Онъ помчался на нихъ на конъ своемъ и приказаль своей конницъ следовать за нимъ. Несчастные родители, стоявше на городскихъ стенахъ, были свидътелями гибели дътей своихъ, потоптанныхъ татарскими конями. Случай этоть, вероятно, повторился несколько разь. Шильдпергерь разсказываеть его объ Испаганъ, магомеданскіе историки --- о какомъ-то изъ городовь Малой Азін.

Я уже замѣтилъ, что въ дѣятельности Тимура не должно искать господствующей, основной политической мысли. Похвалы нѣкоторыхъ новыхъ историковъ, на примѣръ Гаммера, которые видятъ въ Желѣзномъ Хромцѣ основателя какой-то особенной цивилизаціи, очевидно натянуты. Гдѣ слѣды и признаки этой цивилизаціи? Тимуръ былъ одержимъ ненасытимою жаждою дѣятельности, но у него не было опредѣленной и ясно сознанной цѣли. Законы, имъ изданные, не доказываютъ противнаго. Они могли скрѣпить временное, на одной силѣ основанное могущество, но не могли упрочить существованія настоящаго государства. Все, что въ состояніи сдѣлать одна сила, было сдѣлано Чингисомъ и Тимуромъ. Поэтому подвигъ ихъ былъ болѣе разрушительный, нежели творческій. Внѣшняя сила принадлежить къ числу великихъ дѣятелей всеобщей исторіи, но дѣятельность ея ограничивается исполненіемъ. Тамъ, гдѣ она не соединена съ плодотворными идеями, ея

произведенія непрочны и безполезны. Персы не даромъ называли Тимура ненасытнымъ, вѣчно стремящимся и никогда не достигающимъ. Въ немъ самомъ было смутное, но возвышенное понятіе о значеніи науки и, слѣдовательно, мысли. Онъ охотно бесѣдовалъ съ учеными, зналъ историческія преданія Востока и Запада, уважалъ астрономію и презиралъ астрологію. Счастіе и несчастіе человѣка зависитъ, сказалъ онъ однажды, не отъ положенія звѣздъ, а отъ воли Того, Кто создалъ и звѣзды и человѣка. Жестокая душа проглядывала впрочемъ даже въ богословскихъ преніяхъ его. Онъ любилъ смущать собесѣдниковъ своихъ опасными вопросами. При заревѣ Алеппскаго пожара, при крикахъ погибавшаго населенія, онъ равнодушно вель ученый разговоръ съ тамошними муллами. "Въ битеѣ подъ Алеппомъ, спросилъ онъ у нихъ, пало много моихъ и вашихъ воиновъ: которые изъ нихъ достойны рая?"—Тѣ, которые пали съ вѣрою въ Бога, отвѣчалъ умный муфти.

Тимуръ умеръ въ 1405 г. Не прошло ста лътъ по его кончинъ, а государство его уже рушилось. Только въ Индіи уцелели его потомки, окруженные вившнимъ блескомъ власти, но безсильные, лишенные даже личной свободы преемники великаго Монгола. Въ другихъ частяхъ Азіи Тимуриды были вытеснены местными династіями. Когда Тимуръ предпринималь новый походъ, онъ говорилъ о врагахъ своихъ: "я повъю на нихъ вътромъ разрушенія". В'теръ разрушенія пов'євль на его собственное д'єло и на родъ его. Единственнымъ следомъ завоеваній, наполнившихъ громомъ своимъ последнія десятилетія XIV века, остались пирамиды изъ череповъ человеческихъ. Къ этимъ памятникамъ можно еще прибавить-безлюдныя пустыни, которыя образовались въ странахъ некогда цветущихъ и населенныхъ. Вспомните о степяхъ нынъшняго Туркестана. Огромныя развалины городовъ, остатки водопроводовъ свидетельствуютъ, что не природа положила на эти земли страшный и дикій характерь, какимь онь теперь отличаются. Здысь прошли Монголы. Человъкъ легко привыкаетъ къ опасностямъ, которыми грозить ему природа. Онъ строить новое жилище у подножія волкана, на лавъ, поглотившей его отца; онъ не уступаетъ морю подверженнаго безпрестаннымъ наводненіямъ, но выгоднаго для торговли берега, и смъло ставить свой домъ на развалинахъ другаго, смытаго волнами. Корысть и другія побужденія удерживають его даже тамь, гдъ вычно царствуеть зараза. Взгляните на Новый Орлеанъ и на Батавію. Но Монголы и Татары д'айствовали сь большимъ успъхомъ, чъмъ волканы, море и моръ. Есть земли, въ которыхъ повидимому навсегда остался слъдъ ихъ опустошеній. Онъ утратили даже природное плодородіе, какимъ славились прежде.

Приведенный мною выше отзывъ Венеціанца Марко Поло можетъ и теперь служить характеристикою Монгольскихъ нравовъ. Монголъ вернулся въ родныя степи, изъ которыхъ вывель его Чингисъ-ханъ. Онъ снова живетъ въ войлочной юртъ своей, пасетъ свое стадо и забылъ о той своей роскоши, съ которой познакомились его предки въ XIII и XIV столътіяхъ. Пора Чингиса и Тимура прошла какъ сонъ. По прежнему раздается въ монгольскихъ степяхъ унылая, хватающая за душу пъсня, въ которой

иногда звучать отголоски минувшей славы и надежда на новые подвиги, на новое величіе. Надеждамъ этимъ не суждено болъе сбыться. Если бы поднялась снова такая личность, какъ Чингисъ или Тамерланъ, и позвала народъ свой къ извъданной уже дъятельности-усилія ея неминуемо должны сокрушиться о новыя историческія условія. Куда повель бы теперь свое ополченіе честолюбивый вождь степныхъ племенъ? На югъ, къ Индіи, постоянной цъли восточныхъ завоевателей? Но тамъ образовалась стъна болъе крвикая, чемъ Гималайскій хребеть. Тамъ встретить онъ не прежнихъ, способныхъ только къ страдательному мужеству Индейцевъ, а твердые сипайскіе полки подъ начальствомъ англійскихъ офицеровъ. Двинется ли онъ другимъ, знакомымъ уже путемъ къ западу? Но его ждеть здъсь кръпкое, христіанское, образованное государство, пережившее съ честію долгій періодъ своего историческаго искуса. Напоръ монгольскій не страшенъ болье Россіи, еще недавно одолівшей завоевателя боліве грознаго, чімъ великіе ханы. Бывшіе властители наши должны въ свою очередь испытать русское вліяніе. Но Россія платить имъ не гнетомъ за гнеть. Христіанское государство вносить въ юрты дикарей истинную въру и неразлучныя съ нею образованность и гражданственность. Нашему отечеству предстоить облагородить и употребить въ пользу человъчества силы, которыя до сихъ поръ дъйствовали только разрушительно. Начало уже сдълано. Въ 1813 и 1814 г. изумленная Европа видъла въ числъ избавителей своихъ отъ французскаго ига Башкира и Калмыка, стоявшихъ рядомъ и за одно дело съ самыми благородными и просвъщенными юношами Германіи.

#### **4TEHIE BTOPOE.**

# АЛЕКСАНДРЪ ВЕЛИКІЙ.

Предыдущее чтеніе мое было посвящено характеристик восточнаго завоевателя; мы видъли кровавый слъдъ, оставленный монгольскими конями. и не нашли другихъ памятниковъ, обличающихъ прочное вліяніе Тимуровыхъ завоеваній. Сегодня я буду имъть честь бесъдовать съ вами о завоеватель западномъ—о македонскомъ Александръ. Въ исторіи не много именъ, съ которыми связано столько славы и столько упрековъ. Вамъ извъстно, въ какомъ состояніи находилась Греція въ эпоху, когда выступиль Александръ на поприще исторіи. То была пора разложенія греческой городовой жизни, пора перехода отъ республиканскихъ формъ къ монархическимъ. На какую бы часть Греціи мы ни взглянули, вездъ видимъ, подъ пестротою разнообразныхъ явленій, одинъ и тотъ же упадокъ коренныхъ основъ греческой цивилизаціи. Пелопонесская война положила конецъ блестящему, не повторенному болье исторіею, развитію греческой жизни. Въ борьбъ До-

ризма и Іонизма рушилось прекрасное равновъсіе стихій, изъ которыхъ слагалась эта жизнь, и сокрушились силы, сгладились лучшія особенности тыхь республикь, которыя дотоль стояли по праву во главь остальной Грецін. Спарта заплатила за свою поб'єду утратою внутренних условій своего могущества. За нею осталась слава военныхъ доблестей, но простота древняго быта исчезла невозвратно. Корыстолюбіе и лицемфріе, прикрывавшія наружною грубостію внутреннюю порчу, стали отличительными чертами ея гражданъ, нагло торговавшихъ выгодами и честію целой Греціи. Въ боле привлекательномъ видъ являются Аеины; но отъ Аеинянъ IV въка не должно также требовать строгихъ доблестей Мараеонскаго покольнія или изящныхъ свойствъ демоса, современнаго Периклу. Нужно ли говорить о Опвахъ, которыхъ мимолетное величіе было дізломъ двухъ великихъ мужей, унесшихъ съ собою въ могилу недоконченныя начинанія свои? Едва ли могло удаться Эпаминонду задуманное имъ политическое преобразование Греціи; но онъ, противъ воли и въдома, окончательно поколебаль и безъ того шаткія основы древняго гражданскаго и религіознаго быта. Словомъ, распаденіе городовой жизни и республиканскихъ формъ очевидно. Но какія же формы замънятъ ихъ? Какая другая жизнь загорится на этихъ еще сохранившихъ часть первобытной красоты развалинахъ? Отвъть на эти вопросы готовилось дать новое государство, лежавшее вит предталовъ настоящей Греціи, на стверъ отъ нея, но тъсно съ нею связанное племенными узами и образованностію, которую высшія сословія Македонскаго народа черпали изъ Греціи. Давно уже Македонскіе государи принимали участіе въ дълахъ греческихъ республикъ, но участіе это опредълялось не столько честолюбивыми замыслами и надеждами этихъ государей, сколько желаніемъ ихъ найти себъ опору противъ враговъ въ союзъ съ Аеинами, Спартою, или наконецъ Оивами. Такое отношеніе между Греками и Македонцами продолжалось до Филиппа. Священная война дала ему возможность вившаться въ распри греческихъ республикъ, - не второстепеннымъ союзникомъ, по примъру своихъ предшественниковъ, а ръшителемъ спора. Прошло еще нъсколько лъть, и Херонейская битва уничтожила последнія надежды людей, верившихъ въ возможность возстановленія прежняго порядка вещей. Филиппъ быль признань главою соединенныхъ греческихъ силъ. Для какой же цъли?

Я сказалъ выше о всестороннемъ разложени греческой жизни. Оно обнаружилось не только въ сферѣ политической, но и въ сферѣ духовной. Аристотель былъ величайшимъ, но въ то-же время послѣднимъ самостоятельнымъ дѣлателемъ греческой науки; искусство остановилось еще ранѣе. Къ концу IV-го столѣтія образованность Греціи принесла уже и цвѣтъ и плодъсвой. Она еще красовалась дивнымъ богатствомъ взящныхъ формъ и великихъ идей, но органическое развитіе ея кончилось, и дальнѣйшаго роста отъ нея нельзя было ждать. Ей предстояло перейти къ другимъ народамъ и принять въ себя извнѣ, чрезъ сближеніе съ новыми, ей чуждыми стихіями, сѣмена новаго развитія. Изъ сказаннаго не слѣдуетъ однако заключить, что въ разбираемую нами эпоху греческой исторіи не было вовсе дѣятельности и потребности въ ней. Напротивъ, потребность дѣятельности

была большая, но ей не было удовлетворенія. Покольніямъ IV-го стольтія казался узкимъ театръ, на которомъ отцы ихъ совершали свои безсмертные подвиги. Обмелъвшая городская жизнь не представляла болье честолюбивому гражданину достаточнаго простора. Личныя цели отдельныхъ гражданъ превосходили объемомъ силы и средства ослабъвшихъ республикъ. Следствіемъ этого хода вещей быль совершенный упадовъ местнаго патріотизма и стремленіе открыть вив предбловь родины поприще, достойное накопившихся и праздныхъ силъ. Такимъ поприщемъ могъ служить только Востокъ, именно Персія, въ которой съ конца V стольтія постоянно играютъ важную роль греческіе наемники. Въ рядахъ этихъ продажныхъ дружинъ стояли неръдко лучшіе люди Афинъ и Спарты, скучавшіе мелкими вопросами и распрями, занимавшими ихъ родину. Они то принесли съ собою изъ далекихъ походовъ, предпринятыхъ въ глубь владеній великаго царя, мысль о возможности завоевать государство, обнимавшее цълую треть Азіи. Мысль эта перешла отъ воиновъ къ государственнымъ людямъ и писателямъ Греціи. По трудности исполненія, по важности результатовъ, такое предпріятіе достойно было вниманія величайшихъ умовъ и благороднъйшихъ сердецъ. Річь шла не объ одной славь или добычь, а о политическом возстановлении Грепіи, о зам'єн'є умиравшихъ м'єстныхъ интересовъ однимъ обще-эллинскимъ. Разсказы наемниковъ и сочиненія извістныхъ писателей, напр. Исократа, равно дъйствовали на общественное митине и подготовляли его къ дълу, которое годъ отъ году казалось не только болъе возможнымъ, но даже необходимымъ. При внутреннемъ безсиліи отдівльныхъ частей, соединенная Греція располагала огромными средствами для войны наступательной. У мыса Тенара, въ другихъ такихъ же сборныхъ мъстахъ, тысячи наемниковъ продавали свою отвагу и знаніе военнаго дёла любому покупщику. Когда Филиппъ сталъ во главъ Греціи и объявиль походъ противъ Персовъ, онъ столько же следоваль внушеніямъ собственнаго честолюбія, сколько требованіямъ общественнаго мнінія. Ему, какъ видите, досталось на долю быть только исполнителемъ мысли, давно задуманной и уже громко высказанной. Походы Агезилая въ Малой Азіи были первою попыткою ея осуществленія. Филиппъ погибъ въ 336 г., среди приготовленій къ великому предпріятію. Місто его заступиль сынь его Александрь. Трудно было начать парствованіе при обстоятельствахь болье неблагопріятныхъ. Вся Греція встрепенулась при одномъ извъстіи о смерти Филиппа. Демосеень забыль недавнюю утрату дочери, сложиль сь себя траурь и, увънчанный цвътами, пришелъ на площадь возвъстить Асинянамъ о смерти Македонскаго царя. Греція взволновалась отъ одного конца до другаго, увлеченная надеждами на возврать невозвратимыхъ формъ ея прежней жизни. Филиппъ погибъ вслъдствіе заговора. Неизвъстно, кто быль зачинщикомъ заговора. Знаемъ только, что въ немъ принимали участіе мать Александра, Олимпія, македонская аристократія и персидскій дворъ. Дело шло о перемень династін. Силы заговорщиковъ были велики. Одинъ изъ главныхъ, Атталъ, стояль во главъ сильнаго отряда въ Малой Азіи. На съверъ и на западъ поднялись новые враги — полудикія племена Оракійскія и Иллирійскія, хотвинія воспользоваться молодостью царя. Во всё стороны долженъ быль озираться Александръ, противъ всёхъ опасностей долженъ быль находить средства. Но эти средства онъ нашель въ себё самомъ. Прежде всего онъ устремился на Оракію. Двадцатилётній полководецъ совершиль изумительный походъ, прошель черезъ Балканскія ущелья, переправился чрезъ Дунай, разбилъ Гетовъ на противоположномъ берегу и заставилъ Оракійцевъ дать себё, въ видё заложниковъ, такія войска, которыя могли ему служить съ пользою противъ Персовъ. На возвратномъ пути онъ разбилъ Иллирійцевъ и взялъ съ нихъ такую же дань людьми, усиливая войско свое разноплеменными, приспособленными къ войнъ всякаго рода отрядами.

Но въ Гредіи гроза увеличивалась. Өнвы поднялись явно и отбили стоявшій въ ихъ городів македонскій гарнизонъ; Авины вооружились; жители Пелопонеса шли на помощь Оивамъ. Никто не хотълъ върить счастливому окончанію Александрова похода противъ Оракійцевъ. А между тъмъ Александръ прошелъ непроходимыя ущелья Пинда и явился подъ ствнами Оивъ. Городъ паль; жители были наказаны за попытку возстанія и безполезное упорство защиты смертію и продажею въ рабство. Александръ долженъ быль, съ одной стороны, уступить требованіямь помогавшихь ему Віотійцевъ, которые ненавидели Оиванцевъ; съ другой, онъ хотелъ строгимъ прим'вромъ внушить страхъ остальнымъ Грекамъ и отбить у нихъ охоту къ подобнымъ возстаніямъ во время предстоявшей войны съ Персами. Доказательствомъ, что судьба разрушеннаго города лежала на сердцъ Александра, можеть служить его кроткое обращение съ тъми Оиванцами, которые воевали противъ него въ рядахъ персидскихъ и были взяты въ пленъ. Паденіе **Оивъ ужаснуло взявшуюся за оружіе Грецію и охладило ея вольнолюбивый** норывъ. Тогда замолкъ и великій голосъ Демосеена, единственнаго противника, который могь быть опасень Александру. Демосеень принадлежаль къ числу техъ трагическихъ, одиноко стоящихъ въ исторіи личностей, въ которыхъ горячая любовь къ прошедшему соединяется съ яснымъ сознаніемъ невозможности призвать его снова къ бытію. Онъ хотель удержать по крайней мъръ тъ части этого прошедшаго, въ которыхъ еще были признаки жизни, и безъ устали боролся съ Филиппомъ, въ которомъ, не безъ основанія, видъль самаго опаснаго врага греческой старины. Онвы пали, и Демосеенъ отказался отъ безнадежнаго спора. Онъ понялъ, что дъло, начатое Филиппомъ, перешло въ болъе кръпкія, непобъдимыя руки. Въ самомъ дъль, что могла противопоставить Греція двадцатидвухльтнему вождю, на котораго природа и судьба расточили дары свои? Ему дана была даже вившняя красота, такъ сильно действовавшая на народъ, по преимуществу одаренный художественнымъ чувствомъ изящной формы. Женственная прелесть его лица смінялась иногда грознымъ выраженіемъ, напоминавшимъ гитынаго Зевса. Кассандръ не могъ забыть этого выраженія много льть послъ смерти Александровой и, будучи самъ царемъ Македонскимъ, содрогался при видъ статуй своего великаго предшественника. Вамъ, въроятно, извъстно, какое воспитание далъ сыну Филиппъ. Аристотель передалъ своему ученику все богатство идей, выработанныхъ до него греческою наукою, и можно безъ преувеличенія сказать, что ученикь сталь во многомъ выше наставника. Греція, съ такою непріязнію принявшая въсть о вступленіи Александра на Македонскій престоль, поддалась вскорь обаянію его личности и привязалась къ нему съ тою способностью увлеченія, которую она сохранила оть юныхъ дней своей исторіи. Могли ли Авины долго враждовать противъ изящнаго юноши, въ которомъ воплотились прекраснъйшія стороны греческаго ума и характера? Кому, какъ не ему, было докончить поэтическій подвигь, начатый гомерическими героями, съ которыми онъ представляль такое поразительное сходство?

Многіе историки возводять на Александра слідующее обышеніе. Они говорять, что онъ началь свое предпріятіе, какъ искатель приключеній, что онъ позабыль обезпечить себъ возврать и играль судьбою какь отчаянный игрокъ, а не какъ истинно великій человъкъ. На это легко отвъчать. Александръ не даромъ вслушивался съ дътскихъ лътъ въ разсказы о Персін; не даромъ онъ, еще будучи ребенкомъ, разспрашиваль персидскихъ пословъ о силахъ ихъ царя, о путяхъ, ведущихъ къ его столицамъ, о разноплеменных в народахъ, составляющихъ его государство. Начиная походъ, онъ глубоко зналъ средства, какими располагалъ непріятель, и на этомъ основаніи расположиль планъ будущихъ дівствій. Если бы могущество государствъ измёрялось числомъ квадратныхъ миль, которое они занимають, и количествомъ народонаселенія, то конечно борьба съ Персіею могла бы казаться безуміемь; но Александръ иначе понималь государство: онъ зналь, что кромъ вившнихъ силь есть въ немъ другія-правственныя, которыя въ великихъ борьбахъ народовъ всегда беруть перевъсъ. Ему было извъстно, что персидское дарство, связанное завоеваніями Кира изъ разнородныхъ племенъ, разлагалось на составныя свои части и что во многихъ сатрапіяхъ уже введена была наслъдственность. Каждый сатрапъ считалъ себя самовластнымъ правителемъ ввъренной ему области и мало заботился о выгодахъ цълаго государства. Недавнія смуты еще болье ослабили власть царя, оть большей или меньшей крипости которой зависила дальнийшая судьба Персін. Съ другой стороны должно сказать, что матеріальныя средства Персін были огромны, почти неистощимы. Нужна была только опытная рука, для того чтобы привести въ дъйствіе праздныя силы и возвратить государству положеніе, въ какомъ оно находилось при первомъ Даріи. Къ несчастію для Александра и къ большей славь его, въ это время въ Персіи была такая рука. Вождемъ греческихъ наемниковъ въ персидской служов быль Мемнонъ, родомъ изъ Родоса, человъкъ геніальныхъ способностей, но внутренно испорченный, отрекшійся оть своей родины, совершенно преданный Персіи. Онъ не ослъпляль себя, подобно Дарію и персидскимъ сатрапамъ, на счеть грозившей опасности и предложиль средство къ ея отвращеню. Онъ говорилъ: въ чистомъ полѣ мы не можемъ бороться съ Александромъ; а между тъмъ у насъ есть деньги и флотъ; въ тылу у Александра мы составимъ наемное греческое войско и перенесемъ войну на македонскую почву. Греція не устоитъ противъ двойнаго искушенія корысти и свободы. Планъ Мемнона поддерживали многочисленные Греки, вступившіе въ персидскую

службу не изъ однихъ только корыстныхъ или честолюбивыхъ видовъ. Благородивише Анискіе граждане находились въ то время въ станъ Дарія и готовились къ войнъ противъ соотечественниковъ. Они понимали, что походъ Александра ръшить вопросъ о самостоятельномъ существовани ихъ родины. Завоевателю Персіи конечно не трудно было бы управиться съ Асинами или Спартою. Нъкоторые изъ этихъ выходцевъ носили громкія имена и были во всъхъ отношеніяхъ противниками, достойными Александра. Таковы были между прочими Эфіальтъ и Леосоенъ, впоследствін изв'єстный вождь Ламійской войны. Разсчеты Александра на оплошность враговъ оказались, повидимому, ложными. Его ждали въ Азіи не одни нестройныя ополченія сатраповъ, а съ ними виъсть опытныя греческія войска, подъ начальствомъ превосходныхъ вождей. Планъ Мемнона быль тщательно обдуманъ и исполненіе ввърено надежнымъ людямъ. Александръ вель съ собою менъе 40 тысячь человъкь, но составъ этой арміи быль изумительный. Она заключала въ себъ, какъ уже было замъчено выше, самые разнообразные роды войскъ. При ней быль устроенъ даже генеральный штабъ, разделенный на два отдъленія, изъ которыхъ одно занималось исключительно составленіемъ карть и плановъ, другому ввърены были инженерныя работы. Нашей артиллеріи соотвътствовали стънобитныя и другія орудія, изъ подробнаго описанія которыхъ можно составить себъ понятіе о высокомъ состояніи математическихъ наукъ въ то время. Денежныя средства : Македонскаго паря были несравненно ниже его замысловъ. Въ началъ похода у него оставалось не болъе ста тысячь рублей на наши деньги, но онь зналь, что война литаеть войну, и не заботился о предстоящихъ издержкахъ.

Когда македонскія войска переправились въ Малую Азію, планъ Мемнона еще не быль приведень въ исполнение персидскимъ правительствомъ, и потому Александръ получилъ возможность одержать блестящую побъду при Граникъ. Другаго полководца, конечно, увлекла бы далъе свъжая, только что пріобр'втенная слава, но Александръ не поддался искущенію. Вмъсто того, чтобы преслъдовать разбитаго непріятеля, онъ пошель назадъ и обратилъ всъ свои усилія противъ приморскихъ городовъ. Ему нужно было отрёзать персидскій флоть оть гаваней, въ которыхь онь находиль убъжище и запасы. Города сдавались одинъ за другимъ; упорнъе прочихъ держался Галикарнассъ, защищаемый Авиняниномъ Эфіальтомъ. Эфіальть быль убить, и Галикарнассь отвориль ворота побъдителю. Впрочемь, Македонцы были обязаны своими быстрыми успъхами въ Малой Азіи не одному оружію. Александръ явился тамъ не какъ врагъ и иноплеменникъ, а какъ освободитель отъ чужеземнаго ига. Еще предъ открытіемъ военныхъ действій совершиль онь близь развалинь древней Трои великольпныя поминки Ахиллу и Патроклу, предшественникамъ своимъ въ нескончаемой распръ Запада съ Востокомъ, и связалъ такимъ образомъ свое предпріятіе съ эпическими преданіями греческаго міра. Находившіеся подъ персидскимъ владычествомъ мало - азіатскіе города получили отъ него объщаніе политической самостоятельности. Богамъ каждаго изъ племенъ, чрезъ земли которыхъ лежалъ побъдный путь Македонцевъ, были принесены жертвы и поклоненіе. Однимъ словомъ, онъ вызвалъ къ жизни почти утраченныя надежды давно уже отвыкшихъ отъ независимости народностей. Въ особенности привлекъ онъ къ себъ много сердецъ тъмъ уваженіемъ, какое вездъ оказывалъ мъстнымъ религіознымъ върованіямъ, на которыя не безъ презрънія смотръли Персы.

Битва при Иссѣ была еще рѣшительнѣе Граникской. Персидскій царь долженъ быль бѣжать съ поля сраженія, оставляя юному побѣдителю свои сокровища и свое семейство. Къ довершенію несчастія Персовъ, Мемнона уже не было въ живыхъ. Но Александръ оставался вѣренъ своему плану и не соблазнился возможностію овладѣть столицами Дарія. Онъ пошелъ вдоль береговъ Сиріи и продолжалъ отбирать города. Одинъ только Тиръ оказалъ ему сопротивленіе; семь мѣсяцевъ длилась осада, въ которой истощены были всѣ средства военной науки древнихъ. Съ паденіемъ Тира кончилась опасность, грозившая Александру: персидскаго флота не стало. Финикіяне отозвали свой участокъ; остальныя персидскія суда не имѣли болѣе значенія. Такимъ образомъ, на суштѣ Александръ уничтожилъ персидскій флотъ и планъ Мемноиа.

Завоеваніе Египта не представило Александру почти никажихъ трудностей. Здёсь еще живо и памятно было кровавое нашествіе Артаксеркса-Оха; свёжа и глубока была ненависть къ Персамъ. Александръ не оскорбилъ народныхъ святынь и обычаевъ Египта. Онъ поклонился Апису, почтительно бесёдовалъ съ жрецами и поставилъ начальниками отдёльныхъ областей номарховъ, взятыхъ изъ Египтянъ; только военное и финансовое управленіе края ввёрилъ онъ Грекамъ и Македонцамъ. На западъ отъ нильской дельты угадалъ онъ всемірно - историческое мёсто, на которомъ воздвигнулъ Александрію. Если бы онъ не совершилъ ничего другаго, то одного этого дёла было бы довольно для того, чтобы упрочить за нимъ названіе великаго, потому-что Александріи суждено было въ продолженіи многихъ вёковъ бытъ складочнымъ мёстомъ не только всемірной торговли, но всемірной образованности. Сюда сошлись для долгой, вёковой бесёды идеи Запада и Востока.

Походъ Александра въ Ливійскій оазисъ, гдѣ находилось знаменитое прорицалище Аммона - Ра, подалъ поводъ ко многимъ толкамъ и недоразумѣніямъ, какъ въ древности, такъ и въ новое время. Съ какою пѣлью ходилъ македонскій завоеватель чрезъ знойныя степи, нѣкогда засыпавшія песками своими войска Камбизовы? Неужели ученикъ Аристотеля могъ дорожить суетнымъ названіемъ сына Аммонова, которое дали ему жрецы таинственнаго божества пустыни? или ему нужно было новое средство дѣйствовали оба побужденія. О рожденіи Александра уже ходили странные слухи между его соотечественниками. Мать его Олимпія слыла волшебницею. Македонцы говорили, что она родила Александра отъ Зевса, а не отъ Филиппа, который по этому не любилъ ни жену, ни сына. Свидѣтельство Аммонова оракула сообщило новое значеніе этимъ толкамъ. Самъ Александръ, впрочемъ, не былъ чуждъ суевѣрія. Извѣстно, съ какою радостію принялъ онъ слово

Писіи, назвавшей его неодолимымъ. Онъ посѣтилъ нарочно Гордіумъ, дабы разсѣчь тамъ узелъ, съ которымъ было связано предсказаніе о владычествѣ надъ Азією. Онъ желалъ напередъ оправдать народныя предчувствія, хотѣлъ, чтобы на него смотрѣли какъ на совершителя того, что уже давно было предсказано богами. Политическій разсчетъ и глубокое пониманіе Востока совпадали здѣсь съ собственнымъ поэтически-религіознымъ настроеніемъ духа. Принося жертвы и поклоненіе разнообразнымъ божествамъ тѣхъ странъ, въ которыя проникло его оружіе, Александръ удовлетворялъ двоякой потребности. Съ одной стороны, побѣжденные имъ народы забывали его иноплеменное происхожденіе и смотрѣли на него, какъ на единовѣрца. Съ другой, таинственные мисы восточныхъ религій влекли къ себѣ умъ, стоявшій высоко надъ сухимъ скептицизмомъ, который тогда господствоваль въ Греціи.

По ту сторону Тигра, не далеко отъ Арбелъ, далъ Александръ последнюю битву Дарію. У Дарія было по крайней мірь вдесятеро болье войскъ, чъмъ у его противника. Греческіе наемники и самыя воинственныя племена персидского государства были еще разъ призваны вместе къ защите Кировой монархіи. Смізлый и опытный Парменіонъ оробізль при видів многочисленныхъ враговъ. Онъ совътовалъ Александру начать битву ночью и получиль въ отвъть, что побъды скрывать не должно. Завистники и враги Александра говорили, что онъ обязанъ большею частью своей славы полководцамъ, которыхъ образовалъ для него Филиппъ. Александръ могъ по праву сказать объ Арбельской, самой трудной изъ одержанныхъ имъ дотол'в поб'вдъ, что онъ выиграль ее самъ. Д'вло было потеряно, когда личное мужество и распорядительность молодаго царя возстановили сраженіе и обратили его въ пользу Македонцевъ. Успъхъ былъ тъмъ значительнъе, что Персы бились съ большею храбростію, чемъ когда либо. Ихъ конница ворвалась въ ряды македонской пъхоты; фаланга была разстроена; лъвое крыло подъ начальствомъ Парменіона почти разбито. Смізлый напоръ праваго крыла, предводимаго самимъ царемъ, измънилъ ходъ дъла и былъ причиною совершеннаго пораженія Персовъ. На этотъ разъ зависть должна была умолкнуть и признать въ Александръ достойнаго вождя побъдителей. Война казалась почти конченною. Лучиня земли Дарія находились во власти его враговъ; за нимъ оставались только бъдныя, но населенныя воинственными племенами, области съверовосточной Персіи. Утомленные Македонцы и Греки требовали раздъла богатой и готовой добычи. Но въ умѣ Александра зръли другія наміренія. Онъ призваль къ себіз знатныхъ Персовь и объявиль, что вь его царствъ не можеть быть различія между побъдителями и побъжденными, что и тъ и другіе должны слиться въ одну народность, подъ сънь одной высшей цивилизаціи. Идел была безконечно велика: но могли ли современники возвыситься до нея? не говорю уже о македонскихъ офицерахъ, которые громко роптали на того, кто по ихъ мивнію отнималь у нихъ купленную ихъ кровью добычу, и смотръли на Персовъ какъ на рабовъ. Изъ самой Греціи раздались обвинительные, исполненные упрековъ голоса. Даже Аристотель счелъ нужнымъ предостеречь своего ученика и

написаль къ нему письмо, въ которомъ доказываль невозможность равенства между Греками и варварами. Эту же мысль, но еще яснъе, высказаль Стагирскій философъ въ знаменитомъ твореніи своемъ о политикъ. Онъ говоритъ, что сама природа провела ръзкую черту между народами, "предназначивъ однихъ къ господству, а другихъ къ въчному рабству". Лучше нельзя было выразить отношение Эллина къ иноплеменнику, съ точки эрфнія перваго; Александръ понималь эти отношенія иначе и выше. Для него, уже переступившаго чрезъ рубежъ завътныхъ греческихъ воззръній, различіе между Эллиномъ и варваромъ не имъло другаго значенія, кромъ высшей и низшей образованности. Онъ хотълъ удълить своимъ новымъ подданнымъ часть тъхъ духовныхъ благъ, которыя до него были исключительнымъ достояніемъ одного народа. Разум'вется, что такой образь дівствій должень быль доставить ему любовь и признательность покоренныхъ племенъ, но онъ не могь не вызвать сильнаго неудовольствія со стороны Македонцевъ и Грековъ, обиженныхъ непонятнымъ для нихъ уравненіемъ политическихъ правъ.

Чёмъ далѣе шелъ Александръ этимъ путемъ, съ котораго онъ не сходилъ уже во все продолженіе своей жизни, тёмъ сильнѣе подымалось противъ него негодованіе его воиновъ. Оно не замедлило, какъ увидимъ, выразиться въ преступныхъ замыслахъ на жизнь молодаго царя. Недовольные его мѣрами люди ставили ему въ вину уваженіе, какое онъ оказываль чужимъ богамъ, и называли жертвы, принесенныя имъ въ Мемфисѣ и Вавилонѣ, отступничествомъ отъ чистаго эллинизма. За то въ персидскихъ преданіяхъ объ немъ сохранилось слѣдующее выраженіе: "онъ чтилъ боговъ всѣхъ народовъ, но самъ, казалось, поклонялся единому, высшему божеству". Въ самомъ дѣлѣ душа его жадно стремилась къ религіозной истинъ и упорно искала ея подъ загадочными символами, въ которые восточная фантазія облекаетъ самыя возвышенныя чаянія свои. Но могъ ли образованный Грекъ того времени оцѣнить такую потребность духа и не назвать ее суевѣріемъ или притворствомъ?

Краткость отмъреннаго мнъ времени не позволяетъ мнъ, къ сожальнію, войти въ нъкоторыя подробности о походахъ Александра въ съверовосточныхъ областяхъ Даріева государства. Нигдъ не обнаружился въ такой степени предпріимчивый геній Македонскаго завоевателя. Ему предстояла двоякая борьба съ воинственными жителями и съ негостепріимною природою тъхъ странъ. Безъ предварительнаго знанія мъстностей, безъ картъ, безъ надежныхъ проводниковъ, покорилъ Александръ земли, составляющія ныньшній Туркестанъ, и не остановился предъ ущельями Индъйскаго Кавказа. Но ему недостаточно было побъдъ и внъшней покорности со стороны завоеванныхъ съ такими трудами народовъ. Онъ заставилъ ихъ дъйствительно примкнуть къ своему новому государству и связаль ихъ съ нимъ цънью названныхъ большею частію по его имени колоній. На съверномъ берегу Яксарта возникла новая Александрія. Нъсколько городовъ выстроилъ онъ въ другихъ, съ глубокимъ пониманіемъ географическихъ условій выбранныхъ, мъстахъ и поселиль тамъ македонскихъ и греческихъ ветерановъ, которымъ

даны были обширныя земли и большія льготы. Эти заброшенныя на далекій Востовъ колоніи служили передовыми постами греческой цивилизаціи и проводили далье ть идеи, которыхъ главнымъ сосудомъ былъ самъ Александръ.

Но въ то самое время, когда онъ совершалъ вычисленныя нами вкратиъ дъла, на него со всъхъ сторонъ сыпались обвиненія въ измѣнѣ обычаямъ родины, въ жестокости и изнѣженности. Отвѣтомъ на послѣдній упрекъ могуть служить его походы, въ которыхъ онъ несъ всѣ труды и опасности наравнѣ съ простыми воинами. Но мы не въ правѣ пройти молчаніемъ слуховъ, распространившихся тогда о жестокости Македонскаго царя. Алсксандръ принадлежить къ числу тѣхъ личностей, которыхъ всѣ качества и недостатки по вліянію своему подлежать суду исторіи. Въ доказательство его жестокости обыкновенно приводятъ три случая, которые всѣ относятся къ эпохѣ окончательнаго покоренія послѣднихъ персидскихъ областей, именно: смерть Филота и Парменіона, убійство Клита и участь философа Калисоена. Я постараюсь въ немногихъ словахъ объяснить участіе Александра въ этихъ событіяхъ, доселѣ лежащихъ темными пятнами на его славѣ.

Парменіонъ оказаль важныя услуги Македоніи еще при Филиппъ. Въ войскъ, покорившемъ Персію, онъ безспорно занималъ первое послѣ царя мъсто. Сынъ его, Филотъ, былъ ровесникъ Александру и товарищъ его дътства. Оба они, отецъ и сынъ, принадлежали къ числу генераловъ, недовольныхъ участіемъ, которое Персы получили въ управленіи государствомъ, и не скрывали своихъ мнѣній. Гордясь высокимъ положеніемъ и прежними заслугами, они стали во главъ оппозиціи и не только поддерживали ропотъ въ войскъ, но приняли личное участіе въ составленномъ противъ царя заговоръ. Вина ихъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. Филотъ былъ казненъ по приговору наряженнаго надъ нимъ суда. Парменіонъ былъ убитъ посланными къ нему гонцами, потому что огромныя средства, которыя были въ рукахъ стараго полководца, дѣлали невозможнымъ открытое исполненіе состоявшагося также и надъ нимъ приговора.

Смерть Клита показываетъ въ самомъ ясномъ видъ трудныя отношенія Александра къ его генераламъ. Мы уже замѣтили выше, что они были большею частію воспитаны въ школъ Филиппа и лѣтами старѣе Даріева побъдителя, на котораго они смотрѣли какъ на неблагодарнаго ученика своего. Они ставили ему въ укоръ всякое отступленіе отъ умной, но неприложимой къ огромнымъ размѣрамъ новаго государства политики его отца. Геніальные замыслы Александра казались имъ несбыточными грезами самолюбиваго юноши. Намъ уже извѣстно ихъ мнѣніе объ его обращеніи съ побъжденными народами. Къ числу такихъ ограниченныхъ, грубыхъ, но храбрыхъ и въ сущности преданныхъ царю начальниковъ македонской арміи принадлежалъ Клитъ. Особенныя заслуги дали ему право громче, чѣмъ другіе, обнаруживать свое мнѣніе. Однажды на пиру, гдѣ, по македонскому обычаю, безпрестанно ходили кругомъ кубки съ виномъ, Клитъ разгорлчился до того, что вышелъ изъ предѣловъ приличія. Онъ осы́палъ бывшаго туть же Александра насмѣшками, упрекаль его въ неблагодарности

къ върнымъ слугамъ и въ пристрастіи къ восточнымъ льстивымъ царедворцамъ, доказывая ему притомъ, что онъ несравненно ниже отца своего, Филиппа. Терпъніе Александра истощилось, онъ вскочилъ и потребовалъ оружія. Друзья вывели вонъ пьянаго Клита. Но онъ успълъ уйти отъ нихъ, возвратился назадъ и пропълъ Александру сложенную на него въ Греціи оскорбительную пъсню. Тогда царь вырвалъ у стоявшаго на часахъ воина копье и бросилъ имъ въ Клита. Вслъдъ за поступкомъ наступило горькое раскаяніе. Александръ, въ продолженіи трехъ дней и трехъ ночей, не отходиль отъ трупа, плакалъ и не хотълъ принимать пищи. Его едва удержали отъ самоубійства. Ни въ какомъ случать здёсь нельзя найти холодной и обдуманной жестокости. Это было ни что иное, какъ взрывъ страстной и нетерпъливой природы.

Печальная участь Калисеена также не можеть служить поводомъ къ обвиненію на Александра. Этоть философь, родственникъ Аристотеля, по просьбъ котораго Александръ взялъ его съ собою въ персидскій походъ, быль представителемъ худшихъ направленій тогдашней греческой науки. Онъ быль риторъ и софисть, замънявшій отсутствіе нравственныхъ убъжленій и недостатокъ основательнаго знанія звонкими фразами о добродітели и діалектическою ловкостію. При дворѣ Александра онъ сначала отличался наглымъ ласкательствомъ, которое наконецъ надобло царю. Обиженный философъ присталъ тогда къ партіи недовольныхъ и своими рѣчами сильно дъйствоваль на юношей изъ знатныхъ македонскихъ фамилій, которые служили въ царской гвардіи. Нізкоторые изъ нихъ составляли заговоръ съ цълью убить Александра. Преступный умысель быль открыть, и нравственное участіе Калисеена обличено, хотя и не было доказано, что онъ лично принадлежаль къ числу заговорщиковъ. Калисеенъ, по самымъ достовърнымъ изъ дошедшихъ до насъ сведений, умеръ въ заключении, во время Индъйскаго похода. Александръ повидимому хотълъ предать его суду по возвращеніи въ Европу, въ присутствіи Аристотеля, который впрочемъ едва ли оправдываль тщеславнаго и ничтожнаго родственника своего, преображеннаго впоследствіи въ мученика истины. Я счель нужнымъ сказать изсколько словъ въ оправдание Александра противъ его порицателей, хотя съ другой стороны нельзя не допустить, что на той почти недосягаемой высотъ могущества и славы, на какой онъ стоялъ, ему трудно было сохранить прежнюю чистоту нрава и не отвъчать строгими мърами тупой и безсмысленной оппозиціи, которая противилась его лучшимъ начинаніямъ и клеветала на самыя благородныя его намъренія. Могь ли онъ, напримъръ, не уронивъ своего достоинства предъ новыми подданными, избавить Македонцевъ отъ соблюденія тіхъ придворныхъ обрядовъ, которые долженъ былъ ввести, дабы не стать ниже прежнихъ персидскихъ царей во мнъніи подвластныхъ ему и дорожившихъ внъшними знаками величія народовъ Востока? А между тъмъ это нововведение сдълалось предметомъ самыхъ ъдкихъ насмъшекъ и желчныхъ нареканій, какъ въ войскъ его, такъ и въ цълой Греціи. Понятно, что страсти его должны иногда были брать верхъ надъ природнымъ великодушіемъ и надъ презрѣніемъ, какое внушало ему слабоуміе противниковъ. Но чтобы оцінить вполнів его превосходство надъ окружавшимъ его міромъ, стоить только вспомнить о совітахъ, какіе даваль ему соперникъ Калисеена, софисть Анаксархъ.

Последнимъ великимъ предпріятіемъ Александра былъ его походъ въ Индію. Съ неслыханными трудами и опасностями провель онъ свои войска чрезъ горы Паропамизуса и чрезъ Пенджабъ, страну, которой жители искони славились воинственнымъ характеромъ, въ наше время стоившимъ столько крови и усилій Англичанамъ. Онъ поставилъ надъ этими племенами своихъ намъстниковъ и основалъ нъсколько городовъ съ греческимъ населеніемъ. Македонцы совершили все, что можно было сдёлать въ предёлахъ силь человъческихъ. У нихъ не осталось ни лошадей, ни одежды, ни обуви; даже мечи ихъ притупились отъ ежедневныхъ съчъ. Одинъ Александръ не раздъляль общей усталости и унынія, всёми овладевшаго. Предъ нимъ открывалась уже великолъпная долина Гангеса, представляющая легкую добычу завоевателю. Но войска Александра пришли въ отчаяніе, они не могли посиъть за смълою мыслію вождя и отказались идти далье, тъмъ болье что между ними ходили ложные слухи о новыхъ опасностяхъ и битвахъ, которыя ихъ ожидали у самой цъли похода. На берегу Гифазиса объявили они свое ръшение царю, котораго всъ усилия склонить ихъ къ привычной покорности были тщетны. Съ горькимъ чувствомъ уступиль онъ ихъ волъ, поставиль двінадцать колоссальных жертвенниковь на томъ місті, гді долженъ быль остановить побъдное шествіе свое, и возвратился назадъ. Обратный путь его лежаль чрезъ другія, дотоль почти неизвъстныя путешественникамъ страны. Часть его арміи пошла чрезъ нынѣшніе Кандагаръ и Систанъ, другая отправилась на судахъ, нарочно для этого выстроенныхъ и ввъренныхъ ученому Неарху, который получиль приказаніе спуститься внизъ по Инду до его устьевъ и потомъ продолжать плаваніе до Евфрата. Ц'аль экспедиція заключалась въ изслідованіи и описаніе береговъ. Самъ Александръ во главъ третьяго отряда избраль путь чрезъ страшныя пустыни Белуджистана. Шестъдесять дней продолжался этоть переходъ, и двъ трети Александровыхъ спутниковъ погибли въ пескахъ непроходимой пустыни. Трудно понять, какъ могли спастись остальные.

А между тыть высть о смерти Александра разнеслась повсюду. Оставленные имъ въ завоеванныхъ областяхъ правители не думали о его возвратъ и позволяли себъ злоупотребленія всякаго рода. Македонцы и Греки грабили и притысняли туземцевъ; персидскіе сановники замышляли свергнуть съ себя владычество иноплеменниковъ. Въ доказательство тогдашняго безпорядка я приведу поступокъ хранителя царской казны, Гарпала. Расточивъ на оргіи, въ которыхъ соединялась греческая изобрытательность съ восточнымъ великольпіемъ, баснословныя суммы ввыренныхъ ему денегъ и услышавъ о приближеніи царя, онъ быжаль въ Авины, увозя съ собою около девяти милліоновъ руб. серб. на наши деньги, которые, принявъ въ основаніе тогдашнюю цынность благородныхъ металловъ, соотвытствуютъ нынышнимъ 50 милліонамъ. Прикрытіемъ Гарпалу служили шесть тысячъ нанятыхъ имъ Грековъ. Возврать Александра быль ознаменовань не одними

наказаніями виновныхъ сановниковъ, но болье крынкой организацією новаго государства. Съмена, прежде брошенныя завоевателемъ, начали приносить плодъ. 30,000 молодыхъ Персовъ, обученныхъ, по его приказанію, греческому языку и военному порядку, встуцили подъ оружіе и образовали свъжее, безгранично ему преданное войско. Изъ утомленныхъ совершенными походами Македонцевъ, нъкоторые возвратились на родину, другіе встушили, по желанію паря, въ супружество съ дочерями богатыхъ Персовъ и положили начало сліянію объихъ національностей. Народы, по словамъ древняго писателя, забыли прежнія вражды и жадными устами прильнули къ поданному имъ кубку любви. Приготовленія къ дальн'вйшимъ предпріятіямъ шли своимъ чередомъ. На Евфратъ снаряжался огромный флотъ, котораго назначеніе было покорить Аравійскій полуостровь, на южномь берегу котораго Александръ уже собирался строить городъ. Другая экспедиція должна была обогнуть Африку и воротиться назадъ съ запада, чрезъ Иракловы Столбы, тъмъ же путемъ, какимъ нъкогда ходили отважные Финикійцы по порученію египетскаго Нехао. На Каспін строились суда, которымъ назначено было изследовать северные берега этого почти неведомаго Грекамъ моря. Ученая любознательность соединялась въ этихъ случаяхъ съ торговыми разсчетами и планами новыхъ завоеваній. Александръ лично нам'тренъ быль вести сухопутное войско вдоль съвернаго берега Африки на покореніе Карвагена и народовъ юго-западной Европы. Со всъхъ сторонъ приходили къ нему посольства, свидътельствовавшія о славъ его, дошедшей до самыхъ далекихъ, равнодушныхъ къ событіямъ греческой исторіи племенъ. Кареагенецъ, Скиеъ, Кельтъ и представители разныхъ народовъ Италіи сощлись въ Вавилонъ какъ бы для того, чтобы напередъ взглянуть на будущаго властителя. Никогда еще не было такого живаго, дъятельнаго сообщенія между разсъянными по земль членами человьческой семьи. Но дни Александра уже шли къ концу. Онъ проводилъ въ могилу лучшаго изъ друзей своихъ Эфестіона, одного изъ немногихъ, которые вполив его понимали. Глубокая скорбь этой утраты соединилась съ тяжелыми трудами и въроятно была причиною бользии, отъ которой умеръ Александръ. Ему еще не было-33 леть оть рожденія. Онь зналь, какая участь готовится его государству, и предсказаль себъ кровавую тризну.

Пробъгая мыслію въка, лежащіе за нами, мы не найдемъ лица, котораго историческая дъятельность по объему и вліянію могла бы сравниться съ Александровой. Онъ стоить посредникомъ и примирителемъ между Западомъ и Востокомъ. Онъ открылъ цълымъ народамъ пути, по которымъ до него ходили только немногіе смълые путещественники. Въ этомъ отношеніи у него нъть другаго соперника, кромъ Колумба. Греки знали хорошо западныя части Азін: о съверо-восточныхъ областяхъ Персидскаго государства, о краяхъ пограничныхъ Индіи у нихъ были въ ходу самыя нельшыя басни. Александръ внесъ эти огромныя пространства въ область положительной географіи и открыль испытующему уму Запада новую природу, несходную съ его развитіемъ исторію и цълый міръ самобытныхъ религіозныхъ идей и нравственныхъ представленій. Торговля и наука овладъли землями,

дотол'в лежавшими вн'в общенія челов'вческаго. Въ свою очередь Востокъ глубоко приняль въ себя вліяніе Даріева поб'єдителя. Окамен'єлыя формы его жизни пришли въ движеніе; лежавшія праздно въ глубин'є народнаго сознанія и неясныя самимъ себ'є идеи, составлявшія отстой прежняго, остановившагося развитія, поднялись наружу отъ прикосновенія европейской мысли и сообщили этой мысли небывалое богатство и полноту. Безъ Александріи не было бы настоящей образованности.

Всматриваясь пристальные вы лицо Александра, нельзя не замытить, что природа соединила вы немы самыя противоположныя между собою свойства: математическую точность ума и пламенное воображеніе поэта; крыпкую волю мужа сы юношескою мягкостію и впечатлительностію. Накануны битвы оны хладнокровно вычислять всё условія кровавой игры, но вы рышительный чась оны становился горячимы бойцомы и кидался вы сычу, какы любимцы его, гомерическіе герои. Мистическія вырованія Азіи и строгая наука Европы находили вы немы равное сочувствіе. Здысь не мысто вычислять все сдыланное имы для успыховы нашего знанія. Достаточно будеть напомнить вамы о его постоянной связи сы Аристотелемы, которому оны присыдалы всякаго рода пособія для его изслыдованій. Вы самую трудную пору его жизни, во время Индыйскаго похода, мысль его не была исключительно занята предстоявшими опасностями. Оны писаль вы Вавилонь, чтобы ему выслали оттуда книгы для чтенія, вы особенности трагиковы и философовы.

Востокъ не забыль о немъ до сихъ поръ. Почти на всехъ языкахъ Азін сохранились сказанія объ Александрів. Объ немъ поють древнія півсни Арабовъ и разсказываютъ преданія еврейскаго народа. Персы внесли его въ число героевъ своего народнаго эпоса. Персидскій поэть говорить, что Искандерь быль родомъ Персъ и только случайно родился на европейской почвъ. Востокъ не хочетъ уступить намъ своего завоевателя. Странствуя по пустынямъ средней Азіи, европейскій путешественникъ безпрестанно слышить странные намеки на Искандера. Въ Туркестанъ его считають строителемъ великихъ городовъ и зданій, которыхъ развалины свидітельствуютъ о прежнемъ богатствъ края. Даже въ унылой пъснъ кочеваго Монгола слышится иногда отголосокъ зашедшихъ въ эти степи разсказовъ о великомъ Искандеръ. Западъ не отсталь отъ Востока. Въ намятникахъ средневъковой литературы историческія свидітельства о Македонскомъ завоевателі соединены съ баснословными примесями, по которымъ видно, что эти преданія прошли чрезъ уста народа. Ему приписывается между прочимъ покореніе Британіи. Рыцарская эпопея овладівла въ свою очередь предметомъ столь богатымъ и можно сказать сродственнымъ ей по содержанию. Въ многостороннемъ характеръ Александра есть дъйствительно черты чистаго, чуждаго античному міру рыпарства. Я напомню Вамъ только объ обращеніи его съ пленнымъ семействомъ Дарія. Древній человекъ не уступаль новому въ великодущів, но почтительное обращеніе съ женщинами не входило въ его нравы. У всёхъ племенъ латино-германской Европы есть романы объ Александръ Великомъ, составляющие особый циклъ въ эпической поэзіи Среднихъ въковъ. Но подобно тъмъ македонскимъ дружинамъ, которыя остановились отъ изнеможенія на берегахъ Гифазиса и не пошли далье къ неизвъстной имъ, одному лишь вождю въдомой цъли, фантазія поэтовъ не
можеть слъдить за дъйствительными подвигами героя и ищеть имъ объясненія внъ предъловъ, которыми ограничены человъческіе замыслы. Персы
говорять, что Александръ завоеваль міръ, отыскивая таинственную страну,
въ которой бьетъ живымъ ключемъ вода безсмертія. Въ нъмецкой поэмъ
Лампрехта (XIII ст.), поэть христіанинъ толкуеть съ другой точки зрънія
внутреннюю тревогу, которая отражалась въ непрерывной и страстной дъятельности Александра. Владычество надъ міромъ не было достаточною цълью
для его подвиговъ. Онъ хотъль дойти до рая и внимать земнымъ слухомъ
пънію ангеловъ.

Позвольте мнѣ кончить эту затянувшуюся, можеть быть, слишкомъ долго бесёду. Я представиль Вамъ только блёдный очеркъ Александровой дёятельности. При всемъ томъ меня, можеть быть, обвинять въ пристрастіи. Я самъ готовъ въ немъ признаться; но прибавлю, что историку, внимательно изучающему памятники, которые содержать въ себѣ подробности о жизни и дѣлахъ Македонскаго завоевателя, трудно устоять противъ собственнаго увлеченія, трудно не поддаться обаянію этого властительнаго даже за гробомъ лица. Судьба была къ нему благосклоннѣе, чѣмъ къ кому либо изъ другихъ своихъ любимцевъ: она дала ему совершить всемірно-историческій подвигь и рано свела его съ поприща, какъ будто для того, чтобы въ намяти народовъ сохранился, во всей юношеской прелести своей, его поэтическій образъ.

### **YTEHIE TPETIE.**

#### ЛУДОВИКЪ ІХ.

Мы привыкли разумьть подъ именемъ Среднихъ въковъ тысячельтіе, отдъляющее паденіе Западной Римской имперіи отъ открытія Новаго Свъта и начала Реформаціи. Но идеи и формы, составляющія характеристическую особенность Средняго въка, принадлежать не всъмъ отдъламъ этого общирнаго періода. Феодализмъ, рыцарство, общины, борьба папской и императорской власти, готическіе соборы, поэзія трубадуровъ и миннезенгеровъ, однимъ словомъ, главныя явленія, въ которыхъ вполить сказалось внутреннее содержаніе средневъковой исторіи, составляющія какъ бы цвътъ и плодъея, развились большею частію не ранть XI и отцвъли къ концу XIII стольтія. Пять предшествующихъ въковъ можно назвать періодомъ образованія, приготовленія отличительныхъ формъ средневъковой жизни; два послъдніе въка, XIV и XV, представляють намъ эпоху разложенія; они служили переходомъ къ новой исторіи.

Не трудно будеть угадать общій характерь того общества, о которомъ здъсь идеть ръчь, взглянувъ на него съ его наружной стороны. Перенеситесь мыслію въ любое изъ государствъ тогдашней Европы, бросьте на него хоть былый взглядь, и Вы тотчась поймете, что война составляеть главное занятіе, почти исключительную заботу всего населенія. Начнемъ съ городовъ, этихъ средоточій дъятельной жизни и промышленности для народовъ древняго и новаго міра. Среднев' вковой городъ обнесенъ зубчатою стьною и окружень рвомъ. На колокольнь или башнь стоить недремлющій сторожь, озирающій безпокойными глазами окрестность. Отд'яльные дома похожи на крѣпости. Чрезъ улицы, на ночь, протягиваются цъпи. Это обиліе предосторожностей обличаеть візчную опасность, постоянную возможность иападенія. Врагь грозить отвсюду. Когда его ність вив города, купившаго деньгами или кровью минутный покой у состанихъ бароновъ, тогда онъ понымается внутри стыть: цехи воюють съ патриціями, одна часть общины идеть на другую. Переходя отъ городскаго къ сельскому населенію, мы встрътимъ тъже явленія. Почти каждый холмъ, каждая крутая возвышенность увънчана кръпкимъ замкомъ, при постройкъ котораго, очевидно, не удобство жизни, не то, что мы теперь называемъ комфортомъ, а безопасность была главной цълью. Воинственный характеръ общества ръзко отразился на этихъ зданіяхъ, которыя, вивств съ жельзнымъ доспъхомъ, составляли необходимое условіе феодальнаго существованія. Къ высокимъ башнямъ господскаго замка робко жмутся бъдныя, ждущія оть него защиты и покровительства хижины виллановъ. Даже обители мира, монастыри, не всегда представляли надежное убъжище своимъ жителямъ. Подобно городу и замку, монастырь быль часто окружень укрвпленіями, свидвтельствовавшими, что святое назначение мъста недостаточно защищало его противъ хищности окрестныхъ владъльцевъ или наемныхъ дружинъ, которыя въ мирное время обращались въ разбойничьи шайки. Внутреннее содержание соотвътствовало наружному виду. Въ средневъковой Европъ не было народовъ въ настоящемъ смыслъ слова, а были враждебныя между собою сословія, которыхъ начало восходить къ эпохъ распаденія Западной Римской имперіи и занятія ея областей германскими племенами. Изъ пришельцевъ образовались почти исключительно высшіе, изъ покореннаго, или туземнаго населенія — низшіе классы новыхъ государствъ. Насильственное основание этихъ государствъ провело ръзкую черту между ихъ составными частями. Граждане французской общины принимали къ сердцу дъла нъмецкихъ или итальянскихъ городовъ, но у нихъ не было почти никакихъ общихъ интересовъ съ феодальною аристократіею собственнаго края. Въ свою очередь баронъ ръдко унижаль себя сознаніемь, что въ городъ живуть его соотечественники. Онъ стояль неизмъримо выше ихъ, и едва ли съ большимъ высокомъріемъ смотрълъ на беззащитнаго и безправнаго виллана. При такихъ особенностяхъ быта, у каждаго сословія должно было развиться собственное возэрівніе на всь жизненныя отношенія и высказаться въ литературь. Рыцарскія эпопеи проникнуты этимъ исключительнымъ духомъ. Возьмите любой романъ Каролингскаго или прочихъ цикловъ: Вы увидите, что въ немъ нътъ и не можетъ быть мъста героямъ другаго сословія, кромъ феодальнаго. Тоже самое можно сказать о рыпарской лирикь. Она поеть не простую, доступную каждому человъческому сердцу любовь, а условное чувство, развившееся среди искусственнаго быта, понятное только рыцарю, да еще можеть быть горожанамъ южной Франціи и Италіи. За то среди городскаго населенія процвътала своя, непріязненная феодализму литература. Здъсь то родилась сказка (fabliau), въ которой язвительный и сухой умъ горожанина осмънваль не однъ только идеи и доблести, составлявшія какъ бы исключительную принадлежность рыцаря, но вообще всв идеалы, всв поэтическія стороны Средняго въка. Въ труверахъ можно узнать праотцевъ Рабле и Вольтера.— Была повидимому одна сфера, гдъ усталый раздоромъ и войною умъ находиль покой и примиреніе. Мы говоримь о наукт, выросшей подъ стыю западныхъ монастырей и носящей название схоластики. Это имя, означающее собственно науку Среднихъ въковъ, не пользуется большимъ почетомъ въ наше время. Подъ нимъ привыкли разумъть пустыя, лишенныя живаго содержанія діалектическія формы. Не такова была схоластика въ эпоху своей юности, когда она выступила на поле умственныхъ битвъ столь же смълая и воинственная, какъ то общество, среди котораго ей суждено было совершить свое развитие. Заслуга и достоинство схоластики заключается именно въ ея молодой отвать. Бъдная положительнымъ знаніемъ, она была исполнена въры въ силы человъческаго разума и думала, что истину можно взять съ бою, какъ феодальный замокъ, что для смѣлой мысли нѣтъ ничего невозможнаго. Не было вопроса, предъ которымъ она оробъла бы, не было задачи, предъ которой она сознала бы свое безсиле. Она, разумъется, не ръщила этихъ вопросовъ и задачъ, поставленныхъ роковою гранью нашей любознательности, но воспитала въ европейской наукъ благородную пытливость и крібикую догику, составдяющія ея отличительныя примісты и главное условіе ея усп'єховъ. Воть права сходастики на в'єчную признательность новыхъ поколеній, хотя намъ нечему более учиться въ огромныхъ фоліантахъ, которые содержать въ себъ труды средневъковыхъ мыслителей.

Изъ короткой характеристики, которую я имъль честь Вамъ представить, Вы легко поймете, что раздраженная и взволнованная дъйствительностью мысль не обрътала покоя и въ той области, гдъ, по настоящему, должны разръшаться всъ противоръчія нашего существованія, въ ясномъ сознаніи ихъ примиряющаго закона. Въ наукъ шла таже борьба, что и въ жизни. Въ концъ XI стольтія уже начался споръ между реалистами и номиналистами, отозвавшійся вскоръ въ богословіи и получившій впослъдствін великое значеніе. Въ XIII въкъ, т. е. въ эпоху, о которой мнъ предстоить сегодня бесъдовать съ Вами, этотъ споръ перешель на другую почву. Парижскій университеть, отстаивая логическій элементь въ средневъковой наукъ, велъ ожесточенную борьбу съ мистическими стремленіями Францисканцевъ и Доминиканцевъ. О направленіи тогдашняго мистицизма можно судить по уцъльвшимъ отрывкамъ изъ сочиненій генерала Францисканскаго ордена, Іоанна Пармскаго. Онъ произносить безусловный приговоръ надъ свътскимъ государствомъ, надъ семействомъ, надъ собственностью, надъ

вившием двятельностью, и призываеть всвхъ къ жизни исключительно созерцательной, дабы скоръе свершились земныя судьбы человъка. Папа должень быль положить конець этимъ преніямъ, темъ болье опаснымъ, что они находили сочувствіе вив школы, въ народныхъ массахъ, жадно принимавшихъ всякое новое ученіе, толкуя его сообразно своимъ понятіямъ. Въ началь XIII стольтія подавлена была ересь Альбигенская. Та же участь постигла ивмецкихъ Штединговъ и разнообразныя, но равно враждебныя западной церкви секты, возникція во Фландріи и въ Италіи. Папство одолівло, опиралсь на свътскія власти; но побъжденныя ереси продолжали существовать втайнъ, не отказывались отъ своихъ надеждъ и ждали только удобнаго случая, дабы возстать съ свъжею силою. Неужели этому хаотическому, но исполненному безконечной энергіи міру суждено было истощить свои силы въ безвыходныхъ борьбахъ и неразрѣшимыхъ вопросахъ? Отдѣльный человъкъ и цълое общество равно нуждаются въ порядкъ и законъ; для нихъ равно невыносимо безначаліе въ области несвязанныхъ никакимъ единствомъ явленій. Такое единство пытались дать средневѣкому міру вожди его: императоръ и папа. Поставленные развитіемъ исторіи и глубокимъ сознаніемъ правственныхъ потребностей своего времени во главъ общественнаго мивнія западной Европы, намістники Св. Петра стремились къ одной пъли съ преемниками Карла Великаго. Но каждая изъ этихъ властей требовала себъ первенства и главной роли въ задуманномъ дълъ. Къ прежнимъ раздорамъ присоединился новый, котораго причиною была неосуществимая потребность мира и порядка. Ни Римскимъ папамъ, ни Германскимъ императорамъ не суждено было удовлетворить этой потребности, высказавшейся также и въ крестовыхъ походахъ. Это движение носить двоякій характеръ: съ одной стороны, оно было вызвано преобладаніемъ религіознаго чувства, съ другой, современным состояніем веропейскаго общества. Всъ тогданныя сословія съ равнымъ жаромъ устремились въ страну, освященную земною жизнію Искупителя, и каждое несло съ собою свои надежды. Каждое изъ нихъ думало осуществить, на той священной почвъ, свой политическій идеаль. Горожане и вилланы уходили оть феодального гнета; барона манила возможность создать чистое феодальное государство, не стесняясь обломками историческихъ учрежденій, уцелевшихъ въ Европе; идеаломъ клерика, возложившаго на себя знаменіе крестоносцевъ, было ееократическое государство, не удавшееся Григорію VII. Ц'вли эти не были достигнуты. Горько обманутые въ своихъ надеждахъ народы Запада перестали думать о завоеваніи Азіи и устремили свою ділтельность въ другую сторону, на другіе предметы. Если бы Европу XIII стольтія могла привести къ единству одна геніальная личность, то задача была бы скоро решена. Въ такихъ личностяхъ не было недостатка. Вспомните о послъднемъ императоръ изъ дома Гогенштауфеновъ, о Фридрихъ II. Эта странная, можно сказать - страдавшая избыткомъ силъ, личность не нашла себъ мъста въ современной ей обстановкъ. Ни по идеямъ, ни по взгляду на жизнь, Фридрихъ не принадлежалъ тому поколенію, среди котораго жилъ, и на разстояніи нізскольких візковъ протягиваль руку людямъ новаго времени. Отсюда произошли всѣ его неудачи. Великій законодатель, мыслитель, воинь, поэть, стояль внѣ своей эпохи, быль въ ней представителемъ только идей отрицательныхъ, враждебныхъ средневѣковому порядку вещей. Современники ненавидѣли и любили его страстно, но всѣмъ безъ изъятія быль онъ непонятенъ, всѣмъ равно внушалъ недовѣріе и страхъ. Я приведу здѣсь одинъ многознаменательный примѣръ. Послѣднее войско, которое Фридрихъ велъ въ 1250 г. противъ Рима, состояло большею частію изъ Арабовъ и другихъ магомеданскихъ наемниковъ. Надобно однако прибавить, что и Римскіе первосвященники въ борьбѣ съ императорами не всегда употребляли средства, дозволенныя христіанскому пастырю.

Среди этихъ воинственныхъ и бурныхъ покольній суждено было дъйствовать Лудовику IX. Сравнивая съ суровыми лицами другихъ дѣятелей того времени задумчивый и скорбный ликъ Лудовика, мы невольно задаемъ себъ вопросъ объ особенномъ харантеръ его дъятельпости. Въ чемъ заключалась тайна его вліянія и славы? Въ великихъ ли дарованіяхъ? Нѣтъ. Многіе изъ современниковъ не только не уступали, но превосходили его дарованіями. Въ великихъ ли успъхахъ и счастіи? Нътъ. Дважды, при Мансуръ и подъ Тунисомъ, похорониль Французскій король цвъть своего рыцарства. Въ новыхъ ли идеяхъ, которыхъ онъ былъ представителемъ? Но онъ не внесъ никакихъ новыхъ идей въ государственную жизнь Франціи, а напротивъ употребилъ всъ свои силы на поддержание и укръпление существовавшихъ до него учрежденій. Значеніе его было другаго рода. Позвольте мить разсказать Вамъ одно, исполненное дивной красоты средневъковое сказаніе. Это сказаніе о святой чашть (Graal). У Іосифа Аримаоейскаго была драгоцінная, выдолбленная имъ изъ цільнаго камня чаша: изъ нея, говорить сказаніе, вкушаль Спаситель посліднюю земную шищу свою за тайною вечерею; въ нее же пролилась Божественная кровь со креста. Около этой таинственной чаши совершается непрерывающееся чудо. Человъкъ, смотрящій на нее, не старбется, не знаеть земныхъ немощей и не умираетъ, хотя бы сладостное созерцаніе продолжалось двъсти лътъ, говорить легенда. Но доступъ къ чашт труденъ: онъ возможенъ только высочайшему цъломудрію, благочестію, смиренію и мужеству, однимъ словомъ, высшимъ доблестямъ, изъ которыхъ сложился нравственный идеалъ Средняго въка. Таковы должны быть блюстители "Граля". Молитва и война составляють ихъ призваніе и подвигь въ жизни, но война священная, за въру, а не изъ суетныхъ житейскихъ цълей. Въ стремленіи приблизиться къ такому идеалу, западная церковь облагородила феодализмъ до рыцарства и соединила последнее съ монашествомъ въ известныхъ орденахъ тамплеровъ, страннопріимцевъ и другихъ, возникшихъ въ эпоху крестовыхъ походовъ. Но всякій орденъ есть общество, следовательно нечто безличное, отвлеченное, и потому нравственная мысль Среднихъ въковъ не могла быть вполнъ удовлетворена военно-духовными братствами, въ которыхъ отдёльная личность постоянно стояла ниже возлагаемыхъ на нее требованій и какъ бы оправдывала собственную немощь заслугами цълаго ордена. Съ другой стороны намъ извъстно, какъ рано измънили эти ордена своему первоначальному назначенію и поддались искушеніямь политическаго могущества и св'ьтскихъ наслажденій. Прим'тромъ могуть служить тампліеры. Идеалу среднев'тром доблести суждено было воплотиться въ лиц'ь Лудовика IX.

Лудовикъ былъ воспитанъ умною и строгою матерью своею, Бланкою Кастильскою. Всв четыре сына ея получили одно воспитаніе; но природныя наклонпости взяли верхъ, и юноши вступили въ жизнь съ разными характерами. У нихъ была впрочемъ одна общая черта, состоявшая въ глубокомъ благочестів. Но у Карла Анжуйскаго даже это высокое свойство обнаруживалось въ какой-то жестокой и мрачной формъ. Современники почти единогласно говорять объ его задумчивомъ и суровомъ нравѣ. По словамъ Дж. Виллани, онъ почти не спалъ, мало ълъ и никогда не улыбался. Между памятниками, изображающими время и личность Лудовика IX, особенно замъчательны два, изъ которыхъ я заимствоваль большую часть подробностей предлагаемой Вамъ характеристики. Я говорю здёсь о "Запискахъ Жуанвиля" и "Жизни Св. Лудовика", написанной духовникомъ королевы Маргариты. Главная прелесть и оригинальность Жуанвилевыхъ разсказовъ заключается въ ръзко выдающейся противоположности между повъствователемъ и его героемъ. Жуанвиль быль храбрый рыцарь и, по тогдашнему времени, довольно начитанный человъкъ, съ простымъ и даже нъсколько прозаическимъ взглядомъ на жизнь. Тъмъ поразительнъе для внимательнаго читателя тоть поэтическій отпечатокь, которымь, вероятно безь воли и въдома автора, отличается его сочинение. Жуанвиль простодушно разскаваеть все виденное имъ въ бытность его при Лудовиме; но поэзія предмета согръла его фразу, сообщила ей красоту и порою возвышенность, какихъ не было въ природъ самого повъствователя. Я думаю, что отношенія короля къ сенешалу Шампаніи нельзя лучше объяснить, какъ следующимъ анекдотомъ. Однажды, Лудовикъ, поучая бесъдою върнаго служителя, спросиль у него: что бы ты предпочель, смертный гръхъ или проказу? Лучше тридцать грёховь, чёмъ проказу, поспёшно отвечаль рыцарь, къ крайней печали благочестиваго государя. Жуанвиля нельзя однако упрекнуть въ недостатът религіознаго чувства, но онъ былъ не въ состояніи подняться до той высоты, на какой стояль причисленный Западной церковью къ лику святыхъ король Французскій. Читая дошедшія до насъ біографіи последняго, нельзя не спросить себя, гдв находиль онь время для управленія государствомь? Ежедневно посъщаль онь всъ божественныя службы, проводиль значительную часть дня въ одинокой и горячей молитвъ, немилосердно бичевалъ себя, читалъ творенія Святыхъ Отцевъ, охотно бестьдоваль съ учеными богословами и вообще съ людьми, посвятившими себя наукъ. Онъ повърялъ имъ свои сомнънія и требовалъ отъ нихъ разръщенія вопросовъ, смущавшихъ его душу. Но не въ однъхъ молитвахъ и благочестивыхъ бесъдахъ высказывалось глубоко - религіозное настроеніе этой души. Нужно ли говорить о его щедрости къ обдимъ, о его частыхъ посъщеніяхъ больницъ, о выстроенныхъ ихъ храмахъ? Не безъ ужаса разсказывають современники о бъдствіяхъ, поразившихъ крестоносцевъ въ Египтъ. Испорченные, отвратительные видомъ и запахомъ трупы умершихъ отъ язвы воиновъ остались

бы непогребенными на чужой земль, ибо испуганное духовенство отказывало имъ въ последнемъ христіанскомъ обряде. Король собственнымъ примеромъ пристыдиль малодушныхъ и заставиль ихъ исполнять тяжкій долгь, присутствуя лично при каждомъ отпъваніи. Тъла умершихъ братій не внушали ему омерзвнія. Вамъ в'вроятно извістно, какъ сильно свирбиствовала въ Средніе віжа страшная бользнь, которую называють проказою. Люди, пораженные этимъ недугомъ, навсегда отлучались отъ общества; церковь разрывала, посредствомъ особеннаго обряда; ихъ связи съ остальнымъ міромъ; жилища, гдъ ихъ обыкновенно содержали, были предметомъ общаго страха. Но Лудовикъ не раздълялъ и въ этомъ случать общаго чувства: овъ ходилъ за прокаженными и собственными руками омываль ихъ язвы. Я могь бы привести нъсколько примъровъ такого рода, но боюсь, что вамъ трудно будеть выслушать безъ содроганія простое описаніе этихъ діль царственнаго подвижника. За то западные народы предупредили Римскаго первосвященника и еще при жизни Лудовика назвали его Святымъ. Слава его не ограничилась впрочемъ западною Европою; она проникла на Востокъ: послы изъ Арменіи приходили въ лагерь крестоносцевъ и просили о дозволеніи видъть святаго короля.

Посмотримъ на Лудовика IX съ другой стороны. Мы увидимъ, что вся жизнь его, во всъхъ ея направленіяхъ, проникнута однимъ глубокимъ и горячимъ чувствомъ христіанской правды. Поставленный среди воинственныхъ поколеній, для которыхъ высшею целью деятельности была военная слава, Лудовикъ не любиль войны. Онъ не отличался той блестящею, безъ нужды вызывавшею опасности отвагою, которая составляла одну изъ принадлежностей рыцарства; его мужество было спокойное и холодное. Оно вытекало изъ обдуманнаго убъжденія и не было следствіемъ страсти. Первыя войны свои онъ вель съ Англичанами и мятежными вассалами. Лудовикъ одолель и техъ и другихъ, возстановилъ нарушенныя права свои, но довольствовался непосредственнымъ результатомъ побъды и не подумаль о распространеніи власти или влад'іній. Еще мен'і могла соблазнить его возможность отмстить врагамъ. Съ раннихъ леть мысль его была занята войнами въ Палестинъ, гдъ христіанскому рыцарю открывалось поприще. вполив достойное его подвиговъ. Я не буду повторять всемъ известныхъ подробностей о его крестовыхъ походахъ; но есть черты, которыхъ нельзя пропустить, потому что онъ проливають яркій свъть на характерь великаго вороля. Въ то время, когда бъдствія крестоносцевь въ Египтъ достигли до высочайшей степени и не было болье спасенія войску, запертому между Ниломъ и Мамелюками, Лудовикъ отказался отъ предложеннаго ему средства возвратиться одному въ крепкую Даміету, где его ожидала совершенная безопасность. Въ плъну у Мамелюковъ, среди ужасовъ и страданій всякаго рода, онъ одинъ изъ всёхъ французскихъ рыцарей сохраниль полное спокойствіе и ясность духа. Вскорт послт пораженія крестоносцевъ. Мамелюки возстали на своего султана, убили его и съ дикими воплями бросились къ своимъ плънникамъ. Одинъ изъ убійцъ показалъ Лудовику вырванное у погибшаго султана сердце и спросилъ: что дашь ты мить за сердце

врага твоего? Король молча отвернулся. Прочіе христіане думали, что насталь ихъ последній чась, и готовились къ смерти. Жуанвиль откровенно признается, что не могь принести должнаго покаянія, потому что не могь отъ стража припомнить ни одного гръха. "По той-же причинъ не помню я ничего изъ сказаннаго мив тогда конетаблемъ Кипрскимъ", прибавляеть простодушный біографъ Лудовика IX. Есть сказаніе, достов'єрность котораго подлежить сомнънію, но любопытное, какъ выраженіе народной мысли. Въ Европъ разнесся слухъ, что Мамелюки, убивъ своего султана, предложили его мъсто Лудовику IX. На возвратномъ пути съ Востока, галера, на которой плыль французскій король, потерпъла значительныя поврежденія и подверглась большой опасности. На помощь ей подоситла другая галера. Король прежде всего спросиль, есть ли на новомъ суднъ мъсто п для другихъ бывшихъ съ нимъ пассажировъ? Получивъ отрицательный отвътъ, онъ остался на поврежденной галеръ. Я знаю, сказалъ онъ, что, спасши меня и семейство мое, вы не будете заботиться объ остальныхъ моихъ спутникахъ. Понятно, почему народъ заживо называлъ его святымъ. Последнее военное предпріятіе его было направлено противъ Туниса. Лудовикъ быль боленъ и такъ слабъ еще до начала похода, что едва могъ держаться на конъ. Жуанвиль часто долженъ быть носить его на рукахъ. Но несчастія, испытанныя въ Египть, произвели, повидимому, неизгладимое впечатльніе на храбраго сенешала: онъ не принималь участія въ африканскомъ походъ и не былъ свидътелемъ кончины Лудовика, умершаго подъ ствиами Туниса. -- Сказаннаго мною будеть, полагаю я, достаточно для опредъленія характера, какой носила военная дъятельность Лудовика IX. Онъ былъ рыцарь, въ самомъ возвышенномъ, идеальномъ значении этого слова, и полагаль конечною цълью войны торжество истинной въры и возстановленіе нарушеннаго права.

Политическая дъятельность Лудовика IX не разъ подвергалась не только нареканію, но и насмъшкамъ. Въ самомъ дъль, эта дъятельность не можеть не показаться странною, если мы будемъ разбирать ее съ точки зрънія обыкновеннаго житейскаго благоразумія, опредвляющаго достоинство поступковъ ихъ непосредственнымъ успъхомъ или неудачею. Внукъ Филиппа Августа началъ съ того, что усомнился въ законности своихъ правъ и подвергь ихъ строгому испытанію. Предшественники его не могли быть очень разборчивы въ выборъ средствъ и пользовались всякимъ удобнымъ случаемъ къ утвержденію своей власти. Лудовикъ предложиль себѣ вопросъ, на какомъ основани Капетинги владъли землями, перешедшими къ нимъ отъ другихъ владъльцевъ? Болъе всего тревожило его сомнъніе относительно областей, отнятыхъ его дедомъ у Іоанна Безземельнаго. Онъ положиль конецъ этой внутренней тревогь договоромъ 1258 года, по которому добровольно возвратиль сыну Іоаннову, Генриху III, четыре богатыя провинців. На возраженія своихъ сов'єтниковъ Лудовикъ отв'єчаль, что онъ отказывается отъ этихъ провинцій, потому что онъ незаконно ему достались и для того, чтобы Генрихъ былъ ему настоящимъ ленникомъ. Чтобы попять глубокій смысль этого ответа, надобно составить себе ясное понятіе о роді: отношеній, существовавшихъ между феодальнымъ господиномъ и его вассаломъ. Ленная связь состояла не изъ однихъ юридическихъ условій, но заключала въ себъ чисто нравственное начало обоюдной върности и любви. Отсюда происходили частыя нарушенія этой связи, которую Лудовикъ хотъль поднять до ея высшаго духовнаго значенія. Разумфется, что такое идеальное стремленіе не могло быть всіми понято по достовнству и встрівтило много порицателей среди общества, привыкшаго къ насилію. Стоить заглянуть въ пъсни трувера Рютбёфа. Даже въ глазахъ простаго народа кротость благочестиваго государя принимала иногда видъ слабости. Ты не король, а монахъ, сказала однажды Лудовику женщина, получившая отказъ на какую-то незаконную просьбу. Жители возвращенныхъ Генриху III областей не могли простить Лудовику этой уступки и долго не признавали установленнаго, въ честь его, Западною дерковью праздника. Замъчательно также враждебное отношеніе къ нему скептической, проникнутой античными стихіями Италіи. Граждане Флоренціи явно обнаружили неприличную христіанамъ радость, при полученіи изв'єстій о пораженіи и пл'єнь крестоносцевь подъ Мансурою. Но огромное большинство европейскаго населенія глубоко чтило Лудовика, хотя въроятно не въ состояніи было вполить оптынить всю чистоту и все безкорыстіе его памъреній.

Лудовикъ IX обратилъ особенное вниманіе на судебное устройство Франціи. Нигдѣ не обнаруживались такъ ясно недостатки феодальнаго государства, какъ въ этой сферъ. Коренное, основанное на глубокомъ раздъленіи сословій начало среднев' вковаго суда было очень просто: каждый долженъ быть судимъ судомъ своихъ перовъ, т. е. людей, равныхъ ему по происхожденію. Діза вассаловь разбирались при дворів ихъ леннаго господина и подъ его председательствомъ, судомъ, составленнымъ изъ перовъ истца и отвътчика. Но бароны неохотно исполняли эту часть своихъ феодальныхъ обязанностей и уклонялись отъ судебныхъ сътздовъ, сопряженныхъ съ разными неудобствами и даже опасностію. Недовольный приговоромъ подсудимый нередко вызываль на поединокь не только противника, но свидетелей и судей. Большая часть тяжбъ рішалась судебнымъ поединкомъ, который взяль верхъ надъ всеми другими доказательствами. Лудовикъ запретиль прибъгать къ этому средству въ собственныхъ и въ церковныхъ владъніяхъ. Власть феодальныхъ судовъ была ограничена опредъленіемъ техъ случаевъ, которые исключительно подлежали разбору судовъ королевскихъ. Сверхъ того лица, недовольныя рышеніемь мыстныхь феодальныхь судовь, получили право жалобы, т. е. аппелляціи въ суды королевскіе. Если бы кто нибудь изъ первыхъ Капетинговъ задумалъ такое нововведение, то встрътилъ бы упорное, въроятно, неодолимое сопротивленіе. Исчисленныя мною мъры Лудовика не вызвали однако сильнаго противодъйствія, потому что онъ лично внушалъ неограниченное довъріе, и никто не подозръвалъ его въ честолюбивыхъ разсчетахъ, въ намърени усилить власть свою къ ущербу другихъ. Въ тесной связи съ судебнымъ поединкомъ находилось право феодальной войны. Когда два владъльца ссорились между собою и начинали войну, то въ ней обыкновенно принимали участіе вст ихъ родственники и друзья. Такимъ образомъ медкая распря, вспыхнувшая на одномъ концъ Франціи, немедленно отзывалась на другомъ. Король постановилъ, приводя, кажется, въ исполнение мысль, принадлежавшую его деду, чтобы отныче между поводомъ къ войнъ и ея началомъ протекало 40 дней (la quarantaine du roi); нарушитель постановленія подлежаль наказанію, какъ государственный изменникъ. Этимъ не ограничился законодатель: онъ предоставилъ каждому члену феодальнаго сословія право обращаться прямо къ верховной власти, въ случав предстоявшей ему борьбы съ противникомъ, болве сильнымъ или богатымъ. Разумъется, такой перевороть въ укоренившихся привычкахъ средневъковой аристократіи не могъ совершиться разомъ: для этого нужно было много времени и много усилій, но Лудовикъ IX подаль примъръ, отъ котораго не отступали болъе его преемники. Его постановленія относительно судебныхъ поединковъ и частныхъ войнъ легли въ основаніе позднъйшаго законодательства. Помощниками Лудовика въ этихъ преобразованіяхъ были пользовавшіеся его особеннымъ уваженіемъ и дов'вріемъ ученые юристы. Преобразованія, которыхъ они были виновниками, конечно не входили въ виды короля, думавшаго только объ облагорожении и прочиъйшемъ утверждении феодальныхъ учреждений большею правдою и правственностію. Онъ зналъ, что рыцари плохіе судьи, и замънялъ ихъ по возможности людьми, изучавшими право, какъ науку. Последствія обнаружились уже по смерти Лудовика. Выведенные имъ на поприще практической дъятельности юристы составили цълое сословіе, непріязненное идеямъ и формамъ Средняго въка. Они противопоставили строго - логическія и общеприложимыя определенія Римскаго права местнымь и своенравнымь обычаямъ, которые развились въ основанныхъ Германцами государствахъ западной Европы. Они засудили средневъковое папство въ лицъ Бонифація VIII, духовное рыцарство — въ тампліерахъ. Феодальное дворянство и община равно испытали ихъ вліяніе. Судьба французскихъ юристовъ XIV и XV стольтій не лишена нькотораго трагическаго величія и поэзіи. Стараясь создать кръпкую и стройную монархію, по образу Римской имперіи, они должны были вести постоянную и жестокую борьбу съ непривыкшими подчинять себя государственнымь цълямь силами феодально - общиннаго міра. Почти каждый новый король принужденъ былъ жертвовать върнъйшими совътниками своего предшественника ненависти вассаловъ, смутно понимавшихъ, что дъло шло объ ихъ независимости. Но упраздненныя такимъ образомъ мъста въ совъть и судахъ королевскихъ не долго оставались порожними. Сынъ казненнаго клерка смъло садился на мъсто отца и дъйствоваль въ томъ же духъ и направленіи, не заботясь, повидимому, о предстоявшей ему участи. Лудовикъ IX не могь предвидъть политическаго значенія, какое получили впоследствіи юристы Римскаго права, и дорожиль только ихъ судебною дъятельностью. Не считаю нужнымъ повторять Вамъ слишкомъ извъстный разсказъ Жуанвиля о томъ, какъ король, окруженный мужами опытными въ наукъ права, самъ ръшалъ тяжбы своихъ подданныхъ и произносиль приговоры подъ знаменитымъ Венсенскимъ дубомъ. Король и правда сдълались въ то время однозначащими словами для Франціи. Въ цъломъ

государствъ, кромъ его, не было нелицепріятнаго судьи, потому что онъ одинъ стояль внъ, или, лучше сказать, выше всякихъ корыстныхъ стремленій. Идея монархической власти облекалась въ нравственное сіяніе неподкупнаго правосудія.

Мы видъли глубоко-религіозное настроеніе Лудовиковой души. Можно бы подумать, что следствіемъ такого настроенія была налишняя уступчивость сословію, которое въ западной Европ'в нер'вдко теряло изъ виду свое священное призваніе и предавалось чисто мірскимъ исканіямъ и помысламъ. Въ самомъ дълъ, никто изъ королей французскихъ не оказываль большаго уваженія къ духовенству и не храниль такъ бережно его права, какъ Лудовикъ IX; но съ другой стороны немногіе умёли такъ твердо отстаивать права свътской власти. Въ споръ между императоромъ и папою, Лудовикъ громко порицаль последняго. Когда французскіе епископы жаловались ему. что отлученіе отъ церкви не производить достаточнаго дівствія, онъ отвівчаль: не отлучайте отъ церкви ради корыстныхъ разсчетовъ и страстей вашихъ, и тогда я буду готовымъ исполнителемъ валихъ приговоровъ. Для всякаго другаго государя, кром'в Св. Лудовика, распри съ духовенствомъ могли быть въ то время опасны. Къ чести папъ надобно сказать, что они почти всегда были на сторонъ благочестиваго короля противъ честолюбивыхъ епископовъ. Здесь не место входить въ разборъ известій о такъ называемой прагматической санкців, которою Лудовикъ будто бы опредълиль духовныя отношенія Франціи къ Римскому двору. Вопрось о подлинности этого акта еще не ръшенъ окончательно. Но допустивъ даже подлогъ, нельзя не признать, что въ этомъ памятникъ высказалось только общественное мнъніе о томъ, какъ поступаль бы Лудовикъ IX при разграниченіи правъ своихъ съ правами папы и духовенства.

Но отчего же, среди столь общирной и богатой результатами дъятельности, это благородное лицо носить почти постоянное выражение внутренней глубовой грусти? Въ дружескихъ разговорахъ Лудовика съ Жуанвилемъ, въ бесъдахъ его съ учеными, которыми онъ любилъ окружать себя, въ дошедшихъ до насъ словахъ его молитвы-часто слышится скорбный голосъ души, недовольной действительностію, не обретшей вы ней удовлетворенія своимы требованіямъ. Нигдъ это чувство не высказалось такъ просто, какъ въ слъдующихъ словахъ духовника королевы Маргариты. Позвольте мит привести это мъсто въ подлинникъ-я боюсь испортить его переводомъ: "Li benoiez rois désirroit merveilleusement grâce de larmes, et se compleignoit à son confesseur de ce que larmes li défailloient, et li disoit débonnérement, humblement et privéement, que quant l'on disoit en la litanie ces moz: Biau sire Diex, nous te prions que tu nous doignes fontaine de larmes, li sainz rois disoit devotement: O sire Diex, je n'ose requerre fontaine de larmes; ainçais me soufisissent petites gouttes de larmes à arouser la sécheresse de mon coeur.... Et aucune fois reconnut-il à son confesseur privéement que aucune fois li donna à nostre sir larmes en avoison: les quelles, quant il les sentait courre per sa face souef (doucement), et entrer dans sa bouche, elles li semblaint si savoureuses et très douces, non pas seulement au cuer, mès a la

bouche". Недовольный міромъ Лудовикъ нѣсколько разъ обнаруживаль намѣреніе отказаться отъ власти и искать покоя въ стѣнахъ монастыря. Но живнь, которую онъ вель во дворцѣ своемъ, была такъ чиста и строга, что могла служить достойнымъ образцемъ для тогдашняго духовенства. Государственная дѣятельность не тяготила Лудовика, ибо онъ по преимуществу былъ мужемъ долга и подвига. Въ отношеніяхъ его къ семейству раскрывались не внесенныя нами въ эту краткую характеристику свойства нѣжной и любящей души, которой суждено было совмѣстить всѣ добродѣтели государя, рыцаря, инока и простаго гражданина.

Скорбь Св. Лудовика исходила изъ сознанія непрочности того міра, на поддержание котораго онъ употребиль лучшія свои силы. Онъ не могь не чувствовать несостоятельности средневавовых формъ жизни. Поддерживая одной рукою разлагавшійся порядокъ вещей, Лудовикъ IX другою закладывалъ зданіе новой гражданственности. Собственнымъ чувствомъ права и введеніемъ въ суды юристовъ, проникнутыхъ идеями Римскаго законодательства, онъ убилъ феодальную неправду. Святостію жизни и нравственною чистотою, онь осуществиль самый возвышенный изъ нравственныхъ идеаловъ Среднято въка, но чрезъ это самое укръпилъ монархію, полное развитіе которой было несовивстно съ сохраненіемъ средневывовыхъ учрежденій, потому что за ними каждое сословіе укрывало свои корыстныя и исключительныя притязанія. Народъ привыкъ видіть въ королів верховнаго, чуждаго всякаго пристрастія судью. Въ великія эпохи своей исторіи, во дни блестящихъ торжествъ и тяжелыхъ испытаній, французскіе короли называли себя не даромъ сынами Св. Лудовика. Его дъломъ было правственное значеніе французской монархіи. Предшественники его д'айствовали силою и искусствомъ; къ этимъ двумъ орудіямъ онъ присоединилъ третье, — право. Онъ внушилъ къ монархическому началу довъріе, котораго долго не могли поколебать ни гръхи, ни несчастія его преемниковъ. Читая нъкоторые изъ законодательныхъ памятниковъ его царствованія и смотря на нихъ съ современной намъ точки эрънія, нельзя иногда не удивиться жестокости наказаній, опред'вленных за проступки, которые нын'в караются только общественнымъ презръніемъ. Но въ такихъ случаяхъ Лудовикъ ІХ былъ въренъ основному началу всей своей дъятельности: онъ смотрълъ на государство, какъ на христіанскую общину, и не даваль въ немъ мѣста грѣху. Въ сферѣ науки онъ допускалъ споръ и разногласіе, самъ посъщалъ аудиторіи Парижскаго университета и охотно слушалъ лекціи и пренія знаменитыхъ наставниковъ. Но споръ съ еретиками, обличение ихъ словомъ, предоставлялъ онъ исключительно ученымъ; мірянинъ въ подобныхъ случаяхъ долженъ быль, по его мивнію, действовать однимь мечемь, не подвергая своего беззащитнаго ума ненужному искуппенію.

Разсматривая съ вершины настоящаго погребальное шествіе народовъ къ великому кладбищу исторіи, нельзя не зам'єтить на вождяхъ этого шествія двухъ особенно р'єзкихъ типовъ, которые встр'єчаются преимущественно на распутіяхъ народной жизни, въ такъ называемыя переходныя эпохи. Одни отм'єчены печатью гордой и самонад'єянной силы. Эти люди идутъ см'єло

впередъ, не спотыкаясь на развалины прошедшаго. Природа одаряеть ихъ особенно чуткимъ слухомъ и зоркимъ глазомъ, но не ръдко отказываетъ имъ въ любви и поэзіи. Сердце ихъ не отзывается на грустные звуки былаго. За то за ними право побъды, право историческаго успъха. Большее право на личное сочувствіе историка им'єють другіе д'єятели, въ лиц'є которыхъ воплощается вся красота и все достоинство отходящаго времени. Они его лучшіе представители и доблестные защитники. Къ числу такихъ принадлежить Лудовикъ IX. Онъ быль завершителемъ средновъковой жизни, осуществленіемъ ея чистьйшихъ идеаловъ. Но ни тымъ, ни другимъ, ни поборникамъ старыхъ, ни водворителямъ новыхъ началъ, не дано совершить ихъ подвига во всей его чистотъ и задуманной опредъленности. Изъ ихъ совокупной дъятельности Провидъніе слагаеть нежданный и невъдомый имъ выводъ. Счастливъ тотъ, кто носить въ себъ благое убъждение и можеть заявить его вившнимъ деломъ. На великихъ и на малыхъ, незаметныхъ простому глазу, дъятеляхъ исторіи лежитъ общее встив людямъ призваніе трудиться въ потъ лица. Но они несуть отвътственность только за чистоту намъреній и усердіе исполненія, а не за далекія послъдствія совершеннаго ими труда. Онъ ложится въ исторію, какъ таинственное съмя. Восходъ, богатство и время жатвы принадлежать Богу. Не будемъ же ставить въ вину Лудовику IX его заблужденіе. Думая поддержать феодальное государство, онъ влагалъ въ него несродныя ему начала и готовиль великую монархію Лудовика XIV. Онъ не докончиль своего личнаго дъла и не видаль его завершенія, подобно тімь средневіковымь зодчимь, которые завіщали новому времени недостроенные, полные чудной и таинственной красоты готическіе соборы.

### **ЧТЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.**

#### БЭКОНЪ.

Предметомъ нынъшняго чтенія будеть характеристика Бэкона Веруламскаго.

За Александромъ Великимъ, за Лудовикомъ IX, за мужами историческаго подвига, за героями исторіи, слѣдуетъ герой мысли, не уступая имъ шагу, съ равными правами на Ваше вниманіе. Нужно ли повторять здѣсь давно сказанное замѣчаніе о томъ, что біографія ученаго рѣдко представляетъ ту занимательность, какою отличаются біографіи другихъ дѣятелей на поприщѣ историческомъ? Его подвигь укладывается въ книгу, его незримое дѣло болѣе чѣмъ всякое другое отрѣшено отъ личности самаго совершителя и обнаруживается иногда по прошествіи многихъ поколѣній. Между совре-

менниками Бэкона есть люди, которыхъ біографіи представили бы гораздо болье занимательности, болье драматическаго интереса; я нарочно выбраль его, чтобы указать на значеніе науки, отрышенной оть всякаго другаго интереса.

Конечно, между учеными XVI стольтія не трудно найти человъка, болье возвышеннаго сердцемъ, съ болъе благородною и чистою участію, но трудно найти личность, имъющую болье правъ на наше вниманіе. Есть выка, отмыченные особенною печатію силы и энергіи действующихъ поколеній; къ числу такихъ безспорно принадлежить XVI стольтіе, у входа въ которое стоять Колумбъ и Васко де Гама. Они открыли народамъ западной Европы два міра: одинъ — ветхій, забытый, сохранившій вь цізлости древнізйшую цивилизацію человіческаго рода, отъ которой такъ далеко отошли современники Лютера и Макіавелли; другой — новый, нетронутый, не початый исторією. Безконечныя пустыни Америки манили къ себъ Европейца, вызывали его на новые опыты, на устроеніе новыхъ общественныхъ формъ, для которыхъ не было м'вста въ Европ'в, окр'вишей въ своихъ историческихъ преданіяхъ. Одновременно съ этими великими открытіями въ Европ'в рушилось феодальное государство; его мъсто заступила новая монархія, сдълавшаяся представительницею непризнанныхъ дотоль, заслоненныхъ сословіями народностей. Въ то-же время поколебалось и единство Западной церкви, соединявшей въ одну паству латино-германскіе народы. Все это движеніе, столь сильно охватившее умы, отозвалось и въ наукв. Можно сказать, что оно выразилось въ ней еще съ большею силою и энергіею. Читая произведенія, вышедшія въ первой четверти XVI стольтія, нельзя не зам'єтить въ нихъ какой-то светлой радости, какого-то юношескаго чувства надежды. Такою надеждою пропитана духовная атмосфера той эпохи: великія событія, которыми ознаменованы конецъ XV и начало XVI въка, казались людямъ только предвъстниками чего-то еще большаго, небывалаго въ исторіи. Во всъхъ сферахъ науки пробуждается веселая, исполненная въры въ достижение своихь целей деятельность. Это движение началось на той почве, которая издавна была любимою почвою исторіи, въ той сторонъ, на которую уже давно съ завистію и жадностію смотрели иноземцы. Я говорю объ Италіи. Здъсь-то подъ влінніемъ весьма поинтныхъ условій, впервые началась разработка оставшихся памятниковъ классическаго міра и явились первыя плодотворныя попытки возстановленія древней науки и древняго искусства. Вамъ, безъ сомивнія, извівстно, съ какимъ одушевленіемъ и успівхомъ дійствовали италіянскіе ученые въ такъ называемую эпоху возрожденія наукъ и какъ много обязана имъ обще-европейская образованность. Многіе изъ нихъ зашли слишкомъ далеко. Въ порывахъ вызваннаго высокими образцами восторга, они забыли, что сами принадлежать новому міру и отвратили оть него лицо свое. Погруженные въ созерцание прошедшаго, они потеряли изъ виду настоящее и мечтали о формахъ жизни, въ которыя не могло установиться общество болъе сложное и богатое духовными силами, чъмъ республики Греціи и Рима. Италіянцы не даромъ жалуются на несправедливость судьбы, отдавшей въ руки иноплеменника завершение того, что начато было ими.

Въ самомъ дълъ, между людьми, которые были представителями италіянской науки въ XVI стольтіи, мы найдемъ много геніальныхъ личностей и героическихъ характеровъ. Немногіе изъ нихъ пользуются телерь общею изв'єстностію. Заслуги и страданія большей части погребены въ спеціальныхъ сочиненіяхь объ исторіи философіи, доступныхъ только ограниченному числу ученыхъ. Отъ Помпонація до Джордано Бруно тянется рядъ смізлыхъ умовъ, самоотверженно и страстно посвятившихъ себя исканію истины. Разсматриваемые съ точки зрвнія нынвшней науки, ихъ опыты и умозрвнія покажутся недостаточными. Они на столько же поэты, на сколько ученые; ихъ любовь къ истинъ была безгранична, силы велики, но у нихъ не выработались ученые пріемы, не было метода, безъ котораго невозможно никакое плодотворное изследование. Они трудились не одною головою, но и сердцемъ, и часто смъшивали чувство съ мыслію. Послъдняя неръдко облекалась у нихъ въ форму мистическаго диопрамба. Многія изследованія того времени написаны стихами. Жизнь этихъ людей шла въ уровень съ ихъ внутреннимъ настроеніемъ. Они переходили изъ одной страны въ другую, разнося повсюду свои знанія, заводя споры, и ръдко оканчивали жизнь естественною смертію. За много въковъ до того, на той же почвъ Италіи, произведшей такъ много мыслителей, одинъ древній философъ бросился, говорить преданіе, въ жерло Этны, чтобы узнать таинственныя нъдра земли. По его слъдамъ шли мыслители XVI стольтія: они погружались въ бездонныя пропасти человьческаго мышленія и умирали потомъ на вострахъ. Результатомъ вакхическаго упоенія, какимъ были одержимы высочайшіе умы того времени, было глубокое довъріе къ магін, каббаль, алхимін и астрологін. Въ этихъ наукахъ заключалась, по тогдащнимъ понятіямъ, глубокая и таинственная мудрость, которая нъкогда дана была человъку свыше. Онъ утратилъ ее, предавшись обольщенію суетныхъ мірскихъ цълей.

Съ половины XVI стольтія движеніе мысли останавливается въ Италів: оно пришло въ ръзкое столкновение съ папскимъ дворомъ и навлекло на себя его гоненіе. Итальянцы должны были искать духовнаго удовлетворенія въ сферв уже готовой и менве опасной новаго искусства. Но то, что было начато въ Италіи, прододжалось на почвъ, не столь богатой дарами природы, но болье счастливой въ своемъ историческомъ развити, въ Англіи. Всъмъ изв'встно, какое блестящее время англійской исторіи представляєть царствованіе королевы Елизаветы: не даромъ въ этому времени обращаются Англичане, какъ къ золотымъ днямъ своей родины, и зовутъ королеву уменьшительнымъ именемъ (Queen Bess), въ которомъ звучить народная любовь къ ней. Но не одному только счастію и личнымъ талантамъ своимъ обязана Елизавета особеннымъ развитіемъ, можно сказать напряженіемъ народныхъ силъ, которое сообщило такой блескъ ея царствованію: она окружена была людьми, которыхъ имена произносить съ законною гордостію каждый Англичанинъ, каковы бы ни были личныя политическія или религіозныя убъжденія. Не говоря о томъ великомъ покольніи государственныхъ мужей, которые подняли свое отечество на неслыханную до тъхъ поръ степень политическаго могущества, я укажу Вамъ только на сферу умственную, на науку и искусство. Вспомните, что тогда жили и дъйствовали Бъконъ, Шекспиръ, Вальтеръ Ралли, Бенъ Джонсонъ и много другихъ не съ столь громкими именами, но съ заслугами, которыя во всякое другое время дали бы право на первыя мъста въ исторіи отечественной литературы. Сама королева была въ уровень съ высшимъ образованіемъ современнаго ей общества: она знала, кромъ новыхъ европейскихъ языковъ, оба языка классической древности, читала по - еврейски, писала комментаріи къ Платону и переписывалась съ друзьями своими по-латыни.

Въ это время, въ 1561 году, родился у канцлера Николая Бэкона сынъ Францъ, впоследствін баронъ Веруламскій. Известно, какое вліяніе имеють на ребенка первыя впечатленія, въ особенности какъ сильно действуеть вліяніе матери. Мать Франца принадлежала къ числу образованнъйшихъ женщинъ Англіи въ то время, когда женщины получали крѣпкое и мужественное воспитаніе и примъръ королевы Елизаветы не составлялъ исключенія изъ общаго правила. Мать Бэкона знала греческій и латинскій языки и занималась богословіемъ; она была первою наставницею сына. Судя по складу ея ума и строгому воззрѣнію на жизнь, можно себѣ составить понятіе о характеръ ея преподаванія, приготовившаго Бэкона къ тому великому подвигу, который ему суждено было совершить. Мысль его окрыпла преждевременно. Въ тъхъ лътахъ, когда дътей занимають приличными ихъ возрасту играми, Бэконъ задумывался надъ явленіями, которыя обыкновенно ускользають даже оть вниманія взрослыхъ. На восьмомъ году его занимали законы звука: онъ ходиль прислуживаться къ эху и доискивался причины этого явленія. На двінадцатомь году онь поступиль вы Кембриджскій университеть. Оксфордскій и Кембриджскій университеты принадлежать къ числу важитыщихъ учрежденій Англіи, которая обязана имъ почти встми своими значительными людьми, действовавшими на поприще государственномъ или ученомъ. Но каждое изъ этихъ заведеній имъетъ свои особенныя преданія и отмічено характеромъ, ему исключительно принадлежащимъ. Такимъ образомъ съ самаго ранняго времени Кембриджскій университетъ отличался отъ Оксфордскаго большею готовностію принимать новыя идеи, новыя формы и системы. Но въ исходъ XVI стольтія, въ Кембриджскомъ университеть преобладала еще схоластика, и Бэконъ вынесъ оттуда, послъ трехлътняго пребыванія, презръніе къ этой безплодной наукъ, въ которой идеи замънялись словами, а живое діалектическое развитіе-мертвымъ силлогизмомъ. Схоластика, утратившая блестящія свойства, съ какими она выступила въ XII стольтіи, не соотвытствовала ни духовнымъ требованіямъ, ни практическому направленію покольній, предъ которыми уже открылись сокровища древнихъ литературъ.

По окончаніи университетских занятій, Бэконъ отправился во Францію, въ свить англійскаго посольства. Онъ прибыль туда въ эпоху религіозных войнъ. Молодому дипломату представилось обширное поприще для наблюденій всякаго рода. Предъ глазами его совершались величайшія событія и дъйствовали самыя значительныя лица современной Европы. Онъ присутствоваль при борьбахъ Лиги съ дворомъ и Гугенотами, видъль Екатерину

Медичи, Гизовъ и Генриха Наварскаго. Трудно было выбрать лучшую школу для практическаго изученія исторін и политики.

На двадцатомъ году Бэконъ написалъ небольшое сочинение о современномъ ему состояніи Европы. Гордые славою великаго соотечественника своего, Англичане высоко ставять этоть начальный опыть его умственныхъ силь. Признаемся, книга молодаго Бакона произвела на насъ тяжелое впечатлівніе. Ранній холодъ мысли, умівшей сохранить совершенное спокойствіе среди взволнованнаго до глубины своей общества, эта независимая и равнодушная оцънка партій, которыя съ такимъ жаромъ спорили о самыхъ важныхъ для человъка вопросахъ, непріятно поражають читателя, которому извъстны лъта автора. Бэконъ смотръль на Европу какъ посторонній свидътель, а не какъ участникъ въ ея радостяхъ и страданіяхъ. Пребываніе его на материкъ было, впрочемъ, непродолжительно. Старый канцлеръ Бэконъ умеръ во время его отсутствія, не оставивъ ему никакого им'внія. Францъ Бэконъ долженъ былъ воротиться на родину и жить своими трудами. Можно было подумать, что его ожидало скорое и върное повышеніе при дворъ. Любимый министръ королевы Елизаветы, Бурлей, быль женатъ на его теткъ. Отецъ его заслугами своими купилъ сыну право на вниманіе королевы. Елизавета давно заметила даровитаго мальчика, ласкала его. забавлялась его остроумными выходками и часто называла своимъ маленькимъ канплеромъ. Но воротившись въ Англію, Бэконъ не нашелъ того, чего могь по праву ожидать. Причиною его первыхъ неудачь была зависть Бурлея, который поняль тотчась все превосходство геніальнаго племянника надъ хитрымъ и трудолюбивымъ, но не отличавшимся особенною даровитостію сыномъ своимъ. При равныхъ условіяхъ успъха, молодой Сесиль не могъ идти рядомъ съ двоюроднымъ братомъ и долженъ былъ бы по необходимости уступить ему то положение, которое уже было приготовлено для него заботливымъ родителемъ. Бэконъ избралъ юридическое поприще, не вследствіе внутренняго призванія (заметимъ мимоходомъ, что великіе англійскіе юристы считали его посредственнымъ знатокомъ своей науки и ставили несравненно выше его современнаго ему юриста Эдварда Кока), но для того, чтобы доставить себъ средства къ безбъдному существованію и проложить дорогу къ высшимъ государственнымъ должностямъ. Служба его шла впрочемъ медленно. Бурлей явно отстранялъ его. Его отношенія къ Бурлею ясно выражаются въ письмахъ его, изъ которыхъ проглядываетъ какое-то странное, не внушающее къ себъ довърія смиреніе. Онъ очевидно поддълывается подъ характеръ стараго дяди, терпъливо сносить его оскорбительныя причуды, льстить двоюродному брату и ни однимъ словомъ не даеть замътить, что ему извъстны причины ихъ нерасположенія къ нему. Источникомъ такого долготерпънія было не равнодушіе къ земнымъ благамъ, а осторожность и опасеніе обратить въ явную вражду скрытое недоброжелательство. Между тъмъ блестящій дворъ Елизаветы манилъ къ себъ честолюбиваго юношу. Преемникъ Лейчестра въ милости королевы, молодой графъ Эссексъ далеко превосходиль своего предшественника благородствомъ мыслей и блестящими, истинно рыцарскими свойствами характера. Онъ одинъ изъ

первыхъ оцениль по достоинству Бэкона и предложиль ему свои услуги. Помощь эта пришла во время. Обстоятельства Франца Бэкона были самыя плохія: ему грозила тюрьма за долги. Эссексъ употребиль всв свои усилія, чтобы доставить ему выгодное м'есто; но Бурлей твердо решился не давать хода илемяннику. Вліяніе опытнаго министра превозмогло старанія Эссекса, который, въ вознаграждение горькой для Бэкона неудачи, подарилъ ему довольно значительное имъніе. Подарокъ этотъ быль сдъланъ такимъ благороднымъ образомъ, что самъ Бэконъ говорилъ впоследствіи: "я не зналъ, чему мнъ болъе радоваться и за что болъе благодарить: за самый подарокъ или за то, какъ онъ мнъ быль предложенъ". Отправляясь потомъ въ походъ противъ Испаніи, Эссексъ завъщаль друзьямъ своимъ беречь Бэкона, будущую славу и надежду Англіи. Изв'ьстно, какая судьба постигла Эссекса. Увлеченный пылкимъ характеромъ своимъ, высоко поставленный королевою, любимый народомъ, онъ въ минуту негодованія різшился на поступовъ, которому нътъ оправданія, и подняль оружіе противъ правительства. Елизавета хорощо знала горячій нравъ своего любимца. Ей были изв'ястны несчастныя обстоятельства, которыя помрачили его разсудокъ и довели его до безумнаго возстанія, котораго исходъ онъ могъ легко предвид'ять. Есть причины думать, что королева искренно желала спасти Эссекса и противъ воли уступила настояніямь его враговь. Противь него была могущественная партія, въ рядахъ которой сталь знаменитый Вальтеръ Ралли. Это одна изъ тъхъ личностей, мимо которыхъ нельзя пройти безъ вниманія. Ралли соединяль дарованія полководца, моряка, поэта и ученаго съ ловкостію искуснаго царедворца. Онъ долго боролся съ Эссексомъ и наконецъ при помощи Сесилей (Бурлея) достигь своей цели. Я должень по этому новоду упомянуть о той печальной роли, которую Бэконъ, повидимому добровольно, приняль на себя въ процессъ, кончившемся казнію Эссекса. Сначала онъ старался оправдать своего бывшаго покровителя предъ королевою, но когда дъло это приняло дурной оборотъ и подало поводъ къ толкамъ о друзьяхъ и соумышленникахъ графа, Бэконъ поситышно отступился отъ него и перешель на сторону его непріятелей: онь участвоваль между прочимь въ составленіи обвинительнаго акта. Во все продолженіе процесса, Эссексь ни разу не упрекнуль осыпаннаго его благодъяніями обвинителя въ неблагодарности и не напомниль ему прежней дружбы. Должностныя обязанности не могли служить Бэкону оправданіемъ, темъ более, что онъ обнаружиль болъе усердія, чъмъ требовалось. Послъ казни Эссекса онъ даже написаль и издалъ небольщое сочинение, въ которомъ съ обыкновеннымъ талантомъ своимъ доказывалъ справедливость исполненнаго приговора и жестоко нападалъ на память несчастного графа, загладившаго вину свою искреннимъ раскаяніемъ и смертію. Поведеніе Бэкона было зам'вчено и оцівнено по достоинству современниками. Тогда уже въ обществъ утвердилось глубокое уваженіе къ его дарованіямъ и недовіріе къ его нравственнымъ свойствамъ. Королева не сочла нужнымъ благодарить его за последнія услуги, и Бэконъ долженъ былъ терпъливо ждать новаго царствованія. При преемникъ Елизаветы дъла его дъйствительно поправились. Іаковъ І былъ человъкъ довольно ограниченнаго ума, но онъ любилъ науки и высоко ценилъ ученые труды. Великія дарованія и обширныя свъдънія Бакона проложили ему наконецъ дорогу къ высшимъ государственнымъ должностямъ. Говорить ли о томъ, какъ онъ пользовался своею властію и своимъ вліяніемъ? Разсказъ мой представить Вамъ мало отрадныхъ и свътлыхъ подробностей. Нельзя, конечно, отрицать заслугь, оказанных Бэкономъ Англіи на поприщѣ политической дъятельности, но съ другой стороны нельзя также не сознаться, что дъла его стояли не въ уровень съ его силами и что отечество его было въ правъ ожидать и требовать несравненно большей пользы отъ геніальнаго сановника, превосходившаго умомъ и знаніями всёхъ своихъ современниковъ. Никто, быть можеть, не понималь такъ глубоко, какъ онъ, движеній общественнаго мивнія въ Англін; но онъ едва-ли когда нибудь сказаль королю слово о необходимости мъръ, способныхъ отвратить опасности, грозившія престолу и народу. Дорожа своимъ положениемъ при дворъ, онъ былъ малодушнымъ угодникомъ всъхъ временщиковъ, которыми такъ богато царствованіе Іакова I, и не разъ выказываль постыдную готовность на услуги, несогласныя съ его убъжденіями и съ достоинствомъ благороднаго человъка вообще. Укажемъ на содъйствіе его въ раздачь вредныхъ для государства монополій, на д'яла, р'яшенныя имъ противъ закона въ пользу знатныхъ и сильныхъ просителей, на его преступную уступчивость въ вопросахъ политическихъ. Достаточно для нашей характеристики одного примъра. У стараго, выжившаго изъ ума проповъдника Пичама найдена была въ рукописи проповедь, содержавшая въ себе выраженія, изъ которыхъ ясио следовало, что авторъ принадлежалъ къ сектв пуританъ, уже обратившей на себя вниманіе смізлою борьбою съ англиканской церковью. Замістимъ притомъ, что по произведенному следствію не только не доказано, что Пичамъ дъйствительно произнесъ найденную у него проповъдь, но даже подлежить сомитьнію, что онъ самъ ее писаль. Тъмъ не менте Бэконъ взяль на себя это дело и обязался вынудить у подсудимаго полное признаніе. Средство, употребленное имъ для достиженія этой ціли, была пытка. Всі усилія лорда Бекона, лично присутствовавшаго при допросахъ, были однако безполезны. Пичамъ, какъ кажется, отъ страха и боли окончательно потерявшій разсудокъ, не даль никакихъ показаній. Есть писатели, которые оправдываютъ поступки Бэкона въ этомъ случат духомъ въка. Мы сознаемъ вполнт перевъсъ понятій, принадлежащихъ цълой эпохъ и цълому народу, надъ умственными силами отдъльнаго лица и не поставимъ въ укоръ Греку или Римлянину поступковъ и митній, неприличныхъ человъку нашего времени; но такое оправдание едва ли можеть быть допущено въ пользу Бэкона. Неужели ему, стоявшему во главъ умственнаго движенія своей эпохи, обнимавшему самыя разнородныя сферы знанія, можно было върить въ признаніе, вырванное орудіями пытки? Неужели въ этомъ отношенія онъ стояль ниже другихъ англійскихъ юристовъ, которые уже давно возставали противъ безчеловъчнаго уголовнаго судопроизводства Среднихъ въковъ? Скажемъ лучше, что суетность слабаго характера взяла верхъ надъ силою мысли и заставила Бэкона дъйствовать вопреки пониманію и сердцу, потому что отъ природы онъ быль добродушень и кротокъ. Въроятно находились и найдутся еще люди, для которыхъ нравственное паденіе Бэкона было предметомъ нечистой радости, ибо оно служило извинениемъ ихъ собственнаго ничтожества; но тому, кто дорожить достоинствомъ человъческой природы и въруеть въ благородное назначение нашего рода на землъ, нельзя безъ глубокой скорби читать страницы, содержащія въ себ'т печальную пов'тсть о гражданской д'вятельности одного изъ величайшихъ мужей всеобщей исторіи. Не думаю однако, чтобы мы были вправъ, изъ ложнаго уваженія къ памяти знаменитаго мыслителя, таить содержание этихъ страницъ. Въ нихъ заключается высокій, хотя горькій, урокъ умственной гордости. И къ чему привели Бэкона дъла, навлекция на него справедливое презръние современниковъ? Мелкими угожденіями лицамъ, онъ отняль у себя возможность истиню-великих заслугь отечеству. Съ его талантами и темъ красноречиемъ, о которомъ съ единодушнымъ восторгомъ отзываются всё современники, ему было бы легко дать иное направленіе оппозиціи, которая уже обнаруживалась въ нижней камеръ и вела прямо къ кровавому перевороту, стоившему жизни и престола Карлу І-му. Почести и награды, сыпавшіяся на Бакона, повидимому ослешили его. Въ течени немногихъ леть онъ быль возведенъ въ должности хранителя государственной печати и канцлера, получиль титулы барона Веруламскаго и виконта Сентъ Альбана. Онъ стоялъ у конца своего гражданскаго поприща. Выше ему уже нельзя было подняться на этой лъстницъ. Но страхъ утратить положеніе, купленное цъною такихъ нравственныхъ жертвъ, пересиливалъ въ Бэконъ всъ другія благородиъйшія побужденія. Онъ прикладываль ввіренную ему государственную печать къ актамъ, которые принадлежать къ числу самыхъ постыдныхъ памятниковъ жалкой эпохи, составляющей продолжение великаго царствования Елизаветы. Не могу также умодчать объ отношеніяхъ его къ любимцамъ Іакова І-го. Однажды случилось ему навлечь на себя гитыть герцога Боккингама заступленіемъ за правое д'вло. Верховный судья англійскаго королевства явился униженнымъ просителемъ въ прихожей наглаго временщика и съ колънопреклоненіемъ молилъ о прощеніи ему неосторожнаго поступка. А между тыть Бакона нельзя назвать положительно дурнымъ, тыть меньше жестокимъ или злымъ человъкомъ. Онъ былъ только суетенъ и малодушенъ. Подобно многимъ, онъ ставиль внешнія блага, украшающія жизнь, выше самой жизни. Быть можеть онъ нашель бы въ высокомъ умъ своемъ силу, нужную для того, чтобы умереть съ достоинствомъ; но жить въ бъдности и неизвъстности быль онъ не въ состояніи. Ему нуженъ быль внъщній блескъ, почести, богатство, -- однимъ словомъ, всъ условія изящнаго и роскошнаго быта. Современники съ похвалою отзываются о его щедрости и томъ радушномъ пріемъ, какой находили у него ученые и писатели. Великольпное помъстье, гдъ онъ обыкновенпо проводилъ свободные отъ служебныхъ занятій летніе месяцы, было сборными местоми для самаго образованнаго общества Англіи. Бэконъ охотно принималь къ себъ юношей, оказываль имъ покровительство и дълился съ ними своими знаніями. Въ началъ 1621 года Бэконъ быль возведенъ въ званіе виконта Сенть - Альбана. Вскорѣ послѣ

праздника, которымъ сопровождалось его возвышеніе, созванъ быль парламентъ. Первымъ д'яломъ нижней камеры было составление коммиссии, которой поручено было изследовать состояние судопроизводства въ Англіи. Чрезъ двъ недъли докладчикъ коммиссіи сиръ Роберть Филиппсъ, котораго имя потому вошло въ исторію, доложиль камерь, что въ судахъ Англіи ньть правды, что правосудіе можно покупать за деньги, и что главнымъ виновникомъ и покровителемъ злоупотребленій быль человікь, "котораго имя", сказаль Филиппсь, "нельзя произнести безъ особеннаго уваженія, въ похвалу котораго начего не говорю, ибо онъ выше всёхъ похваль; этоть человъкъ — лордъ канцлеръ". Можно себъ представить, какое впечатлъніе произвели эти слова. Прежніе проступки Бэкона были закрыты величіемъ обнаруженныхъ имъ дарованій; мягкій и общежительный нравъ пріобр'алъ ему расположение даже такихъ людей, въ глазахъ которыхъ геній не могъ служить замівною нравственнаго достоинства или оправданіем в душевной низости. Процессъ Бэкона обратиль на себя вниманіе целой Европы. Дело было ведено не только съ строгимъ соблюдениемъ законныхъ формъ, но съ возвышеннымъ чувствомъ приличій. Судьи были очевидно проникнуты сознаніемъ, что ихъ приговоръ долженъ пасть на главу, освященную высшими дарами Бога. Они судили, по словамъ одного англійскаго писателя, Манлія въ виду Капитолія. Обвинительныхъ пунктовъ набралось бол'ве двадцати. Злоупотребленія лорда канцлера въ отправленіи правосудія не подлежали никакому сомнънію, хотя многое изъ того, что прямо ему приписывалось, было деломъ подчиненныхъ, къ которымъ онъ оказывалъ излишнюю, объясияемую впрочемъ собственнымъ поведениемъ, списходительность. Къ тому же, какъ мы уже замътили, у него не доставало твердости въ чемъ нибудь отказать Боккингаму или другому сильному при дворѣ человъку.

При первомъ извъстіи о грозившемъ ему несчастів, Бэконъ слегь въ постель, пересталь пускать къ себъ членовъ своего семейства и просилъ только, чтобы объ немъ скоръе забыли: да исчезнеть имя мое изъ книги живыхъ, твердилъ онъ. Когда къ нему явилась депутація отъ палаты лордовъ за изустными показаніями, онъ призналъ справедливость большей части обвиненій и не сдълаль ни мальйшаго покушенія къ оправданію себя. До насъ дошло письмо, писанное имъ къ палатамъ. Сознавая вполнъ вину достойную самаго строгаго наказанія, Бэконъ молиль судей своихъ не ломать окончательно уже надломанной трости. Въ камеръ лордовъ засъдали многіе изъ личныхъ враговъ канцлера. Въ числъ ихъ были друзья графа Эссекса, замъщанные въ его дъло. Они въроятно помнили роль, какую тогда игралъ Бэконъ, но никто изъ нихъ не оскорбилъ его намекомъ на прошедшее, никто не обнаружиль непріязненнаго къ нему чувства. Даже сиръ Едвардъ Кокъ, равно знаменитый юридическими знаніями и доходившею до жестокости грубостію формъ, велъ себя въ этомъ случав какъ "истинный джентльменъ", по словамъ историка.

Приговоръ состоялся. Верховный судья англійскаго королевства быль объявленъ лихоимцемъ, недостойнымъ засъдать въ палатахъ или исправлять какую либо государственную должность. Сверхъ того онъ былъ при-

сужденъ къ заключенію въ Лондонской Башив и къ уплать 40,000 фунтовъ пени. Милость короля отвратила исполненіе тяжкаго приговора и даже возвратила Бэкону часть утраченныхъ имъ почестей; но онъ не ръшился явиться снова въ верхней камеръ и състь рядомъ съ бывшими своими судьями. Подъ бременемъ заслуженнаго позора прожиль онъ еще пять лътъ. Не смотря на измінившееся положеніе, онъ не могъ отстать отъ прежнихъ привычекъ къ роскоши и не умълъ примириться съ своею участію. Онъ умеръ въ 1626 году жертвою своей любознательности. На возвратномъ пути изъ Лондона въ помъстье, гдъ онъ обыкновенно проводилъ время, ему пришла въ голову мысль набить снегомъ только что убитую птицу и испытать, какъ долго можетъ дъйствіе холода удержать разложеніе организма. Занятый этою мыслію, онъ вышель изъ экипажа и приготовиль все нужное для задуманнаго опыта. Чрезъ нъсколько минутъ, онъ почувствоваль сильный ознобъ и принужденъ былъ просить гостепріимства въ соседнемъ доме, где и скончался. Последнія минуты его были посвящены религіи и наукть. Предъ самою смертію, онъ собраль угасавшія силы и написаль къ одному изъ друзей своихъ письмо, въ которомъ между прочимъ уведомляетъ "что опыть съ птицею удался ему превосходно". Въ духовномъ завъщани своемъ онъ съ гордымъ сипреніемъ поручаеть память и имя свое милосердію людей, чуждымъ народамъ и отдаленнымъ въкамъ.

Но до сихъ поръ еще мы не видали заслугъ Бэкона. Въ Васъ быть можеть уже возникаль вопрось: зачемь я вызваль передъ Вами его опозоренную тень? по какому праву поставиль его на ряду съ Александромъ Великимъ и Лудовикомъ Святымъ, на ряду съ тъми мучениками науки, которые, презирая вст блага и обольщенія жизни, радостно гибли за свои убъжденія? Позвольте мит предварительно напомнить Вамъ о томъ, что было сказано мною въ началъ этой лекціи о великомъ движеніи умовъ въ XVI стольтіи. Отдавая полную справедливость высокимъ стремленіямъ тогдашнихъ мыслителей къ истинъ, мы должны однако сказать, что ихъ отдъльные труды и цълая литература той эпохи носять на себъ печать лихорадочной тревоги духа, не уяснившаго себь задачу собственной дъятельности. Съ одной стороны видимъ доведенное до безумныхъ крайностей поклоненіе древности, съ другой безусловное отръшеніе отъ прошедшей и настоящей жизни человъчества въ пользу какихъ-то неопредъленныхъ идеаловъ, имъющихъ осуществиться въ будущемъ. Великія открытія въ сферт естествовъдънія идуть рядомъ съ глубокою върою въ магію и алхимію. Идеализмъ и мистика, ищущія въ каббал'в разгадки тайнъ, неразрішимыхъ для разума, граничать съ самымъ грубымъ матеріализмомъ. Жизнь науки состоить изъ борьбы, изъ разръщенія противоръчій; но XVI въкъ представляетъ намъ не борьбу, а хаотическое броженіе необузданныхъ, враждебныхъ между собою стихій.

Здѣсь не можеть быть мѣста изложенію Бэконовой дѣятельности въ сферѣ науки и разбору его системы. Мое дѣло показать только, въ чемъ заключались его историческія заслуги. Слава Бэкона долго основывалась на странномъ недоразумѣніи. Ему приписывали изобрѣтеніе новаго метода, т. е.

наведенія, противопоставленнаго имъ схоластическому силлогизму. Какъ будто наведеніе было дотол'є неизв'єстно и не принадлежить къ числу т'єхъ необходимыхъ орудій, которыми отъ начала міра снабжень для ежедневнаго употребленія умъ человівческій? Также несправедливо мивніе людей, называющихъ лорда Веруламскаго создателемъ новой системы логики. Novum organum вовсе не имъетъ такого значенія. Величіе Бэкона опирается на другія основанія. Отдільныя открытія, которыми ознаменовано его время, принадлежать не ему. Другіе далеко опередили его глубиною и важностію частныхъ изследованій. Но никто изъ современниковь не взглянуль съ такою ясностію и отчетливостью на цізлое движеніе, которое совершалось кругомъ. У Бакона не закружилась голова оть этого арълища. Онъ не впаль вь малодушное отчаяніе оть массы не переработанныхъ мыслію матеріаловь, не погрузился въ скептицизмъ н съумълъ однако устоять противъ вакхическаго упоенія умовъ. Овъ вступиль, какъ законодатель, въ область, гдъ до него господствовало безначаліе, подвель итоги всему сдъланному и указаль на цъли дальнъйшей дъятельности. Ему первому пришла мысль о построеніи всёхъ знаній нашихъ въ одну органическую науку. Онъ задумаль такую энциклопедію, какая невозможна даже теперь, черезъ два въка послъ его кончины. Величе его заключается во всеобъемлемости и независимости взгляда. Онъ не искалъ истины въ діалектической игръ опредъленіями, которую такъ любили средневъковые философы, и не думаль найти ее готовую въ завъщанныхъ намъ памятникахъ классической древности. "Обыкновенное митие о древности, по его словамъ, весьма не точно и даже въ самыхъ словахъ едва ли соответствуетъ своему значеню, потому что древностью должно по настоящему считать старость и многольтіе міра, которыя слёдуеть приписать нашимъ временамъ, а не тому младшему возрасту вселенной, котораго свидътелями были древніе. Та эпоха въ отношенія къ нашей, конечно, древняя и старъйшая, но въ отношеніи къ самому міру она новая и младшая. И какъ оть стараго человіка ожидаемъ мы, по его опытности, болъе знанія въ дълахъ человъческихъ и болъе зр'влости въ сужденіяхъ, чівмъ оть молодаго, такъ точно и оть нашей эпохи должны мы ожидать большаго, нежели отъ древнихъ времень, потому что она представляеть собою старъйшій возрасть міра и обогащена безконечнымъ множествомъ опытовъ и наблюденій". Исполненный въры въ силы разума, даннаго намъ Творцемъ, Бэконъ питалъ глубокое уважение къ наукъ, ибо "знаніе и могущество челов'вческое сходятся во едино. Наука есть ничто иное, какъ образъ истины. Истина бытія и истина познанія одно и то же". Но съ другой стороны онъ не требовалъ отъ науки невозможнаго и напередъ указаль на грани, которыя отдёляють ее оть другихъ, недоступныхъ пытливому уму областей. Практическое воззрвніе Англичанина высказалось въ следующихъ словахъ: "истинная цель всехъ наукъ состоить въ надъленіи жизни человъческой новыми изобрътеніями и богатствами". Природа должна служить постояннымъ матеріаломъ для духа, который располагаетъ ею только тогда, когда сознаетъ ея законы и подчиняется имъ. Неприложимое къ дъйствительнымъ потребостямъ человъка знаніе не имъло

значенія въ глазахъ Бэкона. Слова его возвышаются до поэзіи, когда онъ говорить о будущихъ побъдахъ разума, о его призваніи облагородить жизнь устраненіемъ тъхъ золь, которыхъ корень заключается въ невъжествъ. Торжественная ръчь его звучить въ такихъ случаяхъ какъ обращенное къ намъ велъніе идти по пути имъ указанному.

Я не скрыль оть Вась гръховъ лорда Веруламскаго. Но его гражданская д'ятельность забыта, см'єю сказать искуплена другой, которой онъ посвящалъ немногіе часы дневнаго досуга и безсонныя ночи свои. Тогда продажный и суетный лордъ-канцлеръ уступаль место благородному мыслителю, проникнутому горячею любовію къ человізчеству и глубокимъ религіознымъ чувствомъ. "Поверхностное знаніе отдаляеть насъ оть религіи, сказаль онь, основательное возвращаеть къ ней снова". Въ сочиненіяхъ Бэкона находится собраніе сложенных вить молитвъ. Повторяемъ еще разъ: его заслуга заключается не въ отдельныхъ открытіяхъ или трудахъ, а въ цъломъ взглядъ на науку, въ томъ вліяніи, какое онъ имълъ на дальнъйшую образованность Европы. Его мысли вошли въ умственную атмосферу двухъ последнихъ вековъ, проникли въ литературу, въ общее миеніе, сделались ходячими истинами, общими мъстами. Прибавимъ, что никто ни прежде, ни послъ не превзощель его въ благородномъ пониманів науки. Онъ болье чёмъ кто другой знакомить нась съ ея зиждительными и благими силами. Знаніе есть н'вчто положительное: оно отражаеть и приводить и в ясному сознанію явленія духа и природы, но разрушеніе не его діло. Чаянія и требованія Бэкона приходять въ неполненіе: въ наше время образованность сдълалась необходимымъ условіемъ могущества для государствъ и сознательно-нравственной жизни для отдельныхъ лицъ.

Англія давно простила Бэкону проступки сановника и поставила имя его на ряду съ самыми чистыми и благородными именами своей исторіи. Намъ неприлично быть строже соотечественниковъ Бэкона. Намъ нѣть дѣла до его человѣческихъ слабостей; мы не отвѣчаємъ за нихъ, но заслуги имъ совершенныя существуютъ и для насъ. Мы принимаемъ отъ Европы только чистѣйшій результатъ ея духовнаго развитія, устраняя всѣ стороннія или случайныя примѣси. Наука Запада есть единственное добро, которое онъ можетъ передать Россіи. Примемъ же это наслѣдіе съ должною признательностію къ тѣмъ, которые приготовили его для насъ, нежданныхъ наслѣдниковъ, и не будемъ требовать у нихъ отчета въ томъ, какъ они нажили достающіяся намъ сокровища. Наше дѣло увеличить эти сокровища достойными вкладами Русской мысли и Русскаго слова.

## ПЪСНИ ЭДДЫ О НИФЛУНГАХЪ.

Посвящено гр. Е. В. Сальясъ \*).

Въ сферѣ повзіи нерѣдко встрѣчаются произведенія, наслажденіе которыми достается читателю, можно сказать, съ боя, вслѣдствіе напряженнаго усилія и изученія. Стыдливая красота такихъ произведеній неохотно выступаетъ наружу изъ подъ причудливой формы, въ которую заключило ее своенравіе художника или особенный, историческими условіями опредѣленный складъ народной мысли. Этою независимою отъ внѣшняго убора красотою внутренняго содержанія отличаются поэтическіе памятники Исландской литературы. Въ нихъ не должно искать ін изящной формы классическаго и вообще южнаго искусства, ни свѣтлаго, успокоивающаго душу взгляда на жизнь. За то въ сумрачномъ мірѣ скандинавской поэзіи мы встрѣтимъ образы, дивно отмѣченные трагическою красотою страданія, носящіе въ себѣ такой избытокъ силъ и скорби, что ихъ можно принять за могучихъ прадѣдовъ выродившагося и слабодушнаго страдальца, который сдѣлался типическимъ героемъ новыхъ европейскихъ литературъ.

Зассленіе Исландіи началось въ одно время съ разложеніемъ древняго языческаго и гражданскаго быта на Скандинавскомъ полуостровъ. Въ концъ IX въка по Р. Х. пали мелкія владънія прежнихъ конунговъ, уступая мъсто единодержавію Эйриха Упсальскаго въ Швеціи, Горма Стараго въ Даніи и Гаральда Прекрасноволосаго въ Норвегіи. Тогда же проникли въ пустыни и лъса Скандинавіи первые проповъдники христіанства, — Св. Ансгарій и его послъдователи. Царствованію Одина и Азовъ наступилъ конецъ. Но этоть переломъ въ народныхъ върованіяхъ и привычкахъ не могъ совершиться безъ мучительной и упорной борьбы. Многочисленные приверженцы старины ушли добровольными изгнанниками отъ новаго, возникавшаго на ихъродинъ порядка вещей. Исландія была для нихъ тъмъ, чъмъ сдълалась Америка для гонимыхъ сектъ и мнъній западной Европы въ XVII стольтіи. Далекій, бъдный дарами природы островъ (1) принялъ на свою почву не

<sup>\*)</sup> Эта статья напечатана въ учено-литературпомъ альманахъ "Комета", изданномъ Н. Щепкинымъ въ 1851 г.



бездомныхъ бѣглецовъ, спасавшихся отъ преслѣдованій закона или отъ голодной смерти, а цвѣтъ норвежскаго и вообще скандинавскаго племени, потомковъ древней аристократіи, ведшихъ свое происхожденіе отъ Азовъ и не хотѣвшихъ измѣнить религіознымъ и политическимъ преданіямъ, съ которыми связано было значеніе ихъ родовъ. Они принесли съ собою въ новое отечество, вмѣстѣ съ прекраснымъ и звучнымъ языкомъ, цѣлую вымиравшую въ собственной Скандинавіи миеологію и изумительное богатство героическихъ пѣсенъ и преданій.

Такимъ образомъ Исландіи досталось на долю быть последнимъ убежищемъ скандинавскаго язычества и связаннаго съ нимъ гражданскаго быта. Отръшенная своимъ положеніемъ отъ живаго движенія исторіи, страна въ продолженіи нъсколькихъ въковъ хранила этотъ быть, какъ поучительную для будущихъ покольній окаменьлость. Даже по принятіи христіанства, Исландцы оставались върны обычаямъ старины. Тамошнее духовенство не принимало участія въ честолюбивыхъ стремленіяхъ римско - католической гіерархіи и предпочитало родной языкъ латинскому, сковавшему надолго самостоятельное развитие западныхъ литературъ. Исландские священники не только не истребляли, по примъру своихъ южныхъ собратій, памятниковъ языческой старины, но тщательно собирали ихъ и хранили при помощи ими же введенной азбуки. Такъ образовалась исландская литература, главныя произведенія которой принесены были на этоть островь колонистами IX и Х стольтій, хранились долго въ памяти народа и потомъ уже, въ эпоху христіанства и грамотности, преданы письму. Однимъ изъ древнівнимхъ сборниковъ такого рода считается старая Эдда, составленная въ началъ XII въка изъ миоологическихъ и эпическихъ пъсенъ, записанныхъ священникомъ Семундомъ Въщимъ. Семундова Элда относится къ позднъйшей поэзін скальдовь, оть которой ее не всегда должнымь образомь отличають (2), какъ вообще народная пъсня относится къ искусственной поэзіи, подчиненной многосложнымъ правиламъ и носящей на себъ отпечатокъ личности поэта. Песни Эдды, въ особенности минологическія, принадлежать самой глубокой древности. Въ нихъ Скандинавъ высказалъ вполнъ свое воззръне на жизнь боговъ и человъка. Воззръніе это мрачно, какъ природа и исторія, которыя его воспитали. Поклонникъ Азовъ носить въ груди своей скорбное сознаніе, что боги его не въчны, что они такія же преходящія существа, какъ онъ самъ. Немолчно поетъ пророчица Вола о предстоящей богамъ погибели. Въ другой пъсни Эдды (Loka-sena), злой Азъ Локи осыпаеть прочихъ Азовъ язвительными насмъшками и бранью. Впечатленіе, производимое этою пъснію, которую многіе ошибочно принимали за позднъйшую вставку христіанскаго монаха, глубоко трагическое. Въ ея звукахъ слышится бользнь языческой души, противъ воли отръшающейся отъ древнихъ върованій и горько сътующей на оставленныхъ ею боговъ за ихъ несостоятельность. Въ изступленіи недовольной обычными опасностями отваги, скандинавскіе витязи часто вызывали на бой Одина и Тора, самыхъ сильныхъ въ сонмъ Азовъ, и ругались надъ ними за то, что они не отвъчали на безумный вызовъ. Только христіанство могло божественною силою своею успо-

Digitized by Google

коить эту страшную тревогу съвернаго духа и обуздать его титаническіе порывы.

Эпическій отділь Эдды посвящень судьбі трехь знаменитыхь, обреченныхъ богами на великую славу и великія страданія родовъ: Вользунговъ, Нифлунговъ и Будлинговъ. До насъ дошла только часть этихъ исполненныхъ высокой поэзіи и по содержанію тесно связанныхъ между собою песенъ. Нъкоторыя изъ нихъ принадлежать равно германскому и съверному эпосу. Сигурдъ Эдды и немецкій Сигфридъ — одно и тоже лицо; Нифлунги суть Нибелунги; Атли — Этцель. За то пъсни о Вользунгахъ составляютъ исключительную собственность Скандинавіи. Изъ этихъ п'всенъ сохранились только три, которыхъ героемъ является Гельги, внукъ Вользунга и братъ Сигурда. Гельги вовсе неизвъстенъ нъмецкой сагъ, но между скандинавскими героями ему нътъ равнаго. Онъ стоить выше даже брата своего Сигурда, связующаго судьбу Вользунговъ съ судьбою Нифлунговъ. Преданіе о послъднихъ составить содержание нашей статьи. Мы не войдемъ въ разборъ отношенія, существующаго между піснями Эдды и германскимъ Эпосомъ, который очевидно моложе. Следуя примеру, съ такимъ успехомъ поданному Гротомъ (Groote) при изложенін греческихъ мисовъ и народныхъ преданій, мы не станемъ доискиваться таинственнаго смысла, сокрытаго въ сагь о Нифлунгахъ, и постараемся передать нашимъ читателямъ простое содержаніе этихъ пъсенъ, жившихъ въ устахъ и памяти древняго Скандинава. Онъ върилъ имъ на слово и конечно былъ бы глубоко оскорбленъ попытками новыхъ толкователей, старавшихся обратить могучихъ и полныхъ жизни героевъ съверной поэзіи въ блъдные призраки, символы или вллегоріи.

Источники наши суть: старая Эдда, новая Эдда Снорри Стурлузона (3) и Вользунга-сага (4).

Въ то время, когда Азы еще странствовали по свъту, случилось Одину, Локи и Гениру проходить мимо водопада, у котораго сидъла выдра и ъла, зажмуривъ глаза, пойманную ею рыбу. Локи бросиль въ выдру камень и убиль ее. Довольные такою удачею, Азы пошли далье. Вечеромъ они пришли къ хижинъ чародъя Грейдмара и попросили у него ночлега. Готовясь къ ужину, они показали своему хозяину добычу Локи. Грейдмаръ узналъ въ убитомъ звъръ сына своего Отура, славнаго охотника, который подъ видомъ выдры ловилъ рыбу. Раздраженный отецъ позвалъ другихъ сыновей своихъ, Фафира и Регина, и вмъстъ съ ними напалъ на неосторожныхъ гостей. Связанные по рукамъ и ногамъ, Азы предложили, въ видъ выкупа за совершенное ими убійство, наполнить снятую въ выдры шкуру золотомъ и покрыть ее сверху темъ же металломъ (5). Грейдмаръ согласился, и Локи отправился за объщаннымъ золотомъ. Онъ поймалъ карлу Андвари, который жиль какъ рыба въ водъ, и потребоваль отъ него его сокровищъ, спрятанныхъ на різчюмъ дні. Андвари отдаль все, кромі кольца, которое онь скрыль въ рукъ. Кольцо это одарено было свойствомъ обогащать своего владъльца. Но Локи замътилъ хитрость Андвари и, не смотря на его просьбы, отняль у него волшебное кольцо. Оно погубить всталь будущихъ своихъ владъльцевъ, сказалъ ограбленный карла. Кольцо очень нравилось Локи; но ему въ свою очередь не удалось скрыть его отъ Грейдмара, который взялъ его съ остальнымъ золотомъ какъ выкупъ за смерть Отура; при чемъ Одинъ подтвердилъ проклятіе, произнесенное Андвари.

Дъйствія роковаго кольца не замедлили обнаружиться. Грейдмаръ быль убить сыновьями, съ которыми онъ не хотъль подълиться полученными отъ Азовъ богатствами. Потомъ возникла ссора между Фафниромъ и Региномъ. Первый овладълъ наслъдіемъ отца, удалился на равнину Гвитагейди и, обратившись въ змън, сталъ сторожить свои сокровища. Регинъ нашелъ убъжище при дворъ короля Хіалпрека. Онъ воспиталъ тамъ послъдняго изъ Вользунговъ, Сигурда Сигмундсона. Регинъ былъ искусный кузнецъ и сковаль для своего воспитанника мечъ Грамъ, до того кръпкій и острый, что имъ можно и разрубить наковальню, и разръзать надвое плывшую по водъ прядь шерсти (6).

Когда Сигурдъ достигъ совершеннольтія, онъ взяль свой мечъ, съль на коня Грани и отправился за славою. Пъсни Эдды объ немъ начинаются съ бесъды его съ Грипиромъ, братомъ его матери (7). Грипиръ одаренъ знаніемъ будущаго: неохотно повинуется онъ волъ племянника и открываетъ ему судьбу, его ожидающую. Сигурдъ не довольствуется объщанною ему славою; онъ хочетъ знать напередъ, какой конецъ предстоитъ ему. Грипиръ заключаетъ свои предсказанія, составляющія мрачное введеніе къ трагическому эпосу, въ средоточіи котораго стоитъ Сигурдъ, утъщительными словами: "лучшаго мужа, чъмъ ты,—не будетъ подъ солнцемъ, Сигурдъ!" Вользунгъ не палъ духомъ предъ неотразимымъ жребіемъ. Онъ благодаритъ дядю: "Простимся же мирно! судьбы никто не одольетъ. Ты исполнилъ желаніе мое, Грипиръ! Я знаю: ты предсказалъ бы мнѣ лучшую участь, если бы она была въ твоей воль".

Регинъ не забыль обиды, нанесенной ему Фафниромъ. Онъ убъждаетъ Сигурда овладъть сокровищами, которыя были причиною кроваваго раздора въ семействъ Грейдмара. Но у Сигурда есть другія обязанности. Онъ долженъ отмстить за смерть дъда и отца, падшихъ въ битвъ противъ сыновъ Гундинга. "Громко смъялись бы сыны Гундинга", говоритъ онъ, "отнявшіе старость у Эйлими (отца Гіордисы, магери Сигурда), если бы отвагу витязя воспламеняли золотыя кольца, а не месть за отца". По совершеніи этой мести, Вользунгъ отправляется на змъя Фафнира. Онъ вырылъ глубокую яму и сълъ въ нее. Кромъ странной силы, у Фафнира былъ еще шлемъ Эгира (морскаго духа), наводившій ужасъ на всю живую тварь. Сигурдъ вонзилъ однако мечъ свой прямо въ сердце змъя, когда тотъ ползъ надъямою къ водъ. Умирающій брать Регина совътуетъ своему побъдителю быть осторожнымъ и ссылается на собственный примъръ:

Фафниръ. Съ тъхъ поръ какъ берегу мое сокровище, я ношу шлемъ Эгира. Я думалъ, что между людьми нътъ никого сильнъе меня. Не много смълыхъ видълъ я.

 $Curyp\partial z$ . Не всегда можетъ шлемъ Эгира служить защитою тамъ, гдъ бъются отважные мужи...

Фафниръ. Черный ядъ билъ изъ ноздрей моихъ, когда я лежалъ на богатомъ наслёдіи отца моего.

Сигурдъ. Змъй, сверкающій чешуєю, грозно было шипъніе твое и жестоко сердце. Легко ростеть смълость у того, которому данъ шлемъ Эгира.

Совъты Фафнира, убъждающаго Сигурда не брать проклятаго Андвари золота и не довърять Регину, безполезны. Регинъ приходитъ самъ послъ смерти брата, пьеть его кровь и проситъ Сигурда изжарить для него сердце убитаго. Этимъ способомъ надъялся онъ достигнуть большей мудрости. Сигурдъ, исполняя возложенное на него коварнымъ воспитателемъ порученіе, дотронулся рукою до лежавшаго на огнъ сердца, обжегъ себъ палецъ и невольно поднесъ его къ губамъ. Капля Фафнировой крови упала ему въротъ, и онъ сталъ понимать языкъ птицъ. Семь орлицъ сидятъ кругомъ его на деревьяхъ и ведутъ между собою ръчь объ умыслъ Регина погубитъ убійцу своего брата и присвоить себъ его богатства. Сигурдъ слышитъ ихъразговоръ; ему нельзя болье сомнъваться въ опасности, которая ему угрожаетъ, онъ убиваетъ Регина и, навьючивъ на коня своего Грани Фафнирово золото, ъдетъ далъе.

На высокой горъ стоить окружения пламеннымъ сіяніемъ и составленная изъ щитовъ ограда. Сигурдъ нашелъ въ ней спавшаго въ полномъ доспъхъ воина. Снявъ съ соннаго шлемъ, онъ увидълъ черты женскаго лица. То была валкирія Брингильда (8). Она убила въ битвів Гіалмгуннара, которому покровитель его Одинъ объщалъ побъду, и въ наказаніе была погружена въ непробудный сонъ. Сигурдъ разръзалъ на ней очарованную броню и положиль конець наложенному Одиномъ заклятію. Брингильда объяснила Сигурду значеніе и дібиствіе различныхъ рунъ. Не смотря на вст старанія новыхъ толкователей и переводчиковъ, эта часть Эдды весьма темна. Ясно только то, что подъ различными рунами здесь должно разуметь мудрость и знаніе вообще. Къ загадочнымъ наставленіямъ своимъ валкирія присоединила нъсколько характеризующихъ образъ мыслей древняго Скандинава совътовъ. Будь въренъ друзьямъ, говоритъ она; держи данную клятву; остерегайся совъта людей, не покидавшихъ родины; избъгай волшебницъ. "Для смълости въ битвъ воину нужны бодрыя очи, а на ратномъ пути часто сидять злыя колдуный, притупляющія духь и мечь". Не соблазняйся приданымъ дъвы; не зачинай ссоры подъ вліяніемъ вина; не дай себя сжечь въ оградъ, окруженной врагами; лучше умереть съ оружіемъ въ рукахъ; не искущай къ легкомысленнымъ поступкамъ чужихъ женъ и дъвицъ. "Девятый совъть мой тебъ: не оставляй безь покрова трупы, лежащие въ поль, какая бы ни была ихъ смерть: отъ заразы, отъ волнъ морскихъ или отъ оружія. Насыпь холмъ въ честь отшедшему, умой ему руки, расчеши и осуши волосы, прежде чемъ положить его въ гробъ. Потомъ моли о сладкомъ снъ ему. Не довъряй словамъ родственниковъ убитаго тобою человъка: върь, что вражда и затаенный гитвъ не засыпають никогда. Смотри, какими путями идеть на тебя бъда". Валкирія знаеть также судьбу Сигурда и свою собственную. Въ словахъ ея много намековъ, обличающихъ это знаніе.

Вользунга-Сага описываеть знакомство Сигурда съ Брингильдою подробневе, чёмъ Эдда. Нёкоторыя изъ этихъ подробностей заимствованы изъ пъсенъ, до насъ не дошедшихъ, другія вставлены, или, лучше сказать, сочинены самимъ составителемъ Саги. Въ пѣсняхъ Эдды не говорится вовсе о любви Брингильды къ Сигурду до брака ея съ Гуннаромъ. Можно догадываться, что она любитъ Вользунга; но яснаго свидѣтельства нѣтъ. Такая осторожность показываетъ простое и глубоко поэтическое чувство, которымъ проникнуты эти произведенія народной фантазіи. Въ Сагѣ, напротивъ, находится длинный разсказъ о томъ, какъ Сигурдъ и Брингильда полюбили другь друга, какъ они обмѣнялись брачиыми обѣщаніями и даже прижили дочь Аслогу.

Сигурду не нужно быть супругомъ валкиріи. Онъ женится на прекрасной Гудрунъ, дочери короля Гіуки и Гримхильды. У Гіуки было еще три сына: Гуннаръ, Гогни и Готтормъ. Они носятъ названіе Гіукунговъ или Нифлунговъ. Сигурдъ соединенъ съ ними тесною дружбой и обетами ратнаго братства. Когда Гуннаръ задумалъ жениться на дочери Будли, сестръ Атли,-Брингильдъ, Сигурдъ предложилъ ему свою помощь и поъхалъ съ нимъ за страшною невъстой. Надобно было побъдить большія, неодолимыя для Гуннара трудности. Жилище Брингильды окружено со всъхъ сторонъ яркимъ пламенемъ. Никому еще не удавалось перешагнуть чрезъ эту ограду. Пораженный страхомъ конь Гуннара остановился. Тогда Сигурдъ приняль видъ Гуннара и на своемъ Грани, который не терпълъ другаго всадника, промчался чрезъ пламя. Такимъ образомъ была обманута Брингильда, объщавшая руку свою тому, кто, преодольвъ всь опасности, которыми она окружила себя, явится предъ нею женихомъ. Она дала кольцо свое Сигурду, принимая его за Гуннара. Князь Гунновъ (9), такъ называетъ пъсня Сигурда, провелъ съ нею три ночи, но каждый разъ клалъ между ею и собою обнаженный мечь. Онъ не коснулся ея ни устами, ни рукою, и передаль ее во всей чистотъ непорочной дъвы ожидавшему ихъ Гуннару.

Цвътущее семейство окружаетъ короля Гіуки и супругу его Гримхильду. При дворъ ихъ живутъ дружно сыновья ихъ и зять съ женами своими. Но сердце Брингильды не спокойно: злыя норны смутили его. Она любить Сигурда и мучительно завидуеть Гудрунъ. Полная дурныхъ помысловъ уходить она на снъжныя горы ночью, когда Сигурдъ ведеть Гудруну на брачное ложе и заботливо одъваетъ милую жену. Однажды случилось имъ объимъ, Гудрунъ и Брингильдъ, мыться въ Рейнъ (10). Послъдняя сошла въ ръку, говоря, что не хочетъ мочить себъ голову водою, текущею съ волосъ ея невъстки. "Мой отецъ былъ сильнъе твоего отца; мой мужъ совершилъ болье великихъ дьлъ, чымъ твой: онъ перевхалъ чрезъ пламенную ограду, а Сигурдъ быль слугою короля Хіалпрека". Тогда сказала ей Гудруна всю правду и показала ей обручальное кольцо, полученное Вользунгомъ, когда онъ принялъ видъ Гуннара. Кольцо это красовалось теперь на рукъ Гудруны. Брингильда побледиела какъ мертвецъ и не молвила более слова. Споръ возобновился однако на другой день. Гудруна хвалилась, что люди поють объ ея мужь: "его побъда надъ змъемъ Фафниромъ лучше всего

парства Гуннарова". Брингильда легла на ложе свое и лежала какъ мертвая. Когда къ ней пришелъ Гуннаръ, она стала упрекать его въ обманъ и хотъла убить его. Скорбь ея тронула даже Гудруну, которая послала къ ней утъшителемъ Сигурда. Предъ нимъ высказала горе свое Брингильда, призналась ему въ ненависти къ малодушному мужу и въ желании погубить его самого. Но отмстить Гуннару обманомъ за обманъ она не хотъла и ръшилась сохранить ему върность. Во время этой бесъды у Сигурда такъ билось сердце, что панцырь его треснулъ на немъ (11).

Брингильда убъждаеть мужа умертвить Сигурда, Гогни совътуетъ брату не слушать злой жены; но совъты его безплодны. Онъ принужденъ самъ согласиться на убійство, въ которомъ впрочемъ ни ему, ни Гуннару нельзя принять личнаго участія, потому что они ратные братья Сигурда и клялись ему въ дружбъ. Меньшой братъ ихъ Готтормъ не давалъ такихъ обътовъ. Они накормили его волчьимъ и змъинымъ мясомъ и научили убить соннаго Сигурда. Готтормъ исполнилъ ихъ волю, но умирающій Вользунгъ бросилъ въ него мечъ свой Грамъ и разрубиль его на двое. Прощаясь предъ смертью съ женою, Сигурдъ сказалъ ей: "я знаю, кто задумалъ преступленіе. Всему виною одна Брингильда. Она любила меня болье, чъмъ другихъ людей, а Гуннару я всегда служилъ добромъ".

Плачъ Гудруны разнесся по всему дому Гіуки, "и засм'вялась отъ полнаго сердца Брингильда, дочь Будли, когда долетель до нея произительный стонъ дочери Гіуки". Гуннаръ упрекаетъ жену за этотъ злобный хохотъ; но онъ въ то-же время замъчаеть, что прекрасное лице ея блъднъеть. Ты задумала не доброе, говорить онъ, ты, кажется, близка къ смерти. Брингильда отвъчаеть ему признаніемъ, что она, кромъ Сигурда, не любила никого, и предвъщаетъ Нифлунгамъ погибель отъ руки ея брата Атли. Гуннаръ напрасно хочеть ее усповонть. Она твердо решилась умереть. Слуги ея и рабыни, которыхъ она приглашаетъ последовать ея примеру, предлагая имъ для предсмертнаго убора свои драгопенности, отказываются, говоря: "довольно труповъ здёсь, мы хотимъ жить". Покрытая бёлымъ покрываломъ, въ золотой бронъ валкиріи, Брингильда исполняеть свой замыслъ и убиваеть себя. Въ последнихъ словахъ ея странно, но поэтически звучить жестокая воля валкиріи и грусть женщины, которой судьба "не дала счастливой любви". Она предсказываеть еще разъ будущую участь Нифлунговъ и брата своего Атли; жалтеть о малодушім Гудруны, остающейся въ живыхъ, хотя ей суждено быть причиною гибели всъхъ близкихъ, и просить похоронить себя вибств съ Сигурдомъ, положивъ однако посрединъ тотъ же мечъ, который лежалъ между ними, когда Сигурдъ подъ видомъ Гуннара дълилъ съ нею брачное ложе. "Положите намъ въ головы двухъ слугъ монхъ, да двухъ къ ногамъ. Еще двухъ собакъ, да двухъ ястребовь, тогда все будеть хорошо", прибавляеть она сообразно съ суровымъ обычаемъ родины. Следующая за темъ песня Эдды передаетъ разговоръ умершей, находящейся на пути въ Гелу (подземный міръ) Брингильды съ исполиншею, которая осыпаеть ее укорами. Брингильда въ оправданіе себ'в разсказываеть пов'єсть своей жизни. Разсказъ этоть коротокъ

и не содержить почти ничего новаго. Видно изъ безпрестанных в повтореній, что судьба Сигурда и Брингильды была предметомъ многихъ пъсенъ, которыя заимствовали одна изъ другой не только общія черты, но и самыя выраженія.

Первая изъ трехъ пъсенъ, носящихъ имя Гудруны, описываетъ сътованіе Сигурдовой вдовы. Трудно себъ представить что нибудь проще и поразительные этой скорбной пъсни.

Однажды хотълось умереть Гудрунъ, когда она печальная сидъла у ногъ Сигурда. Она не рыдала, не ломала себъ рукъ и не плакала по женскому обычаю.

Пришли князья, и любовью своею хотели разогнать ея горькія думы. Не жаловалась, не плакала Гудруна. Сердце ея ломилось подъ тяжелымъ горемъ.

Блистающія, золотомъ украшенныя жены князей сидѣли предъ Гудруною. Каждая говорила о своихъ страданіяхъ, о самомъ горькомъ въ собственной жизни.

Гіафлога, сестра Гіуки, сказала: я изв'єдала бол'є печали, ч'ємъ многія другія. Пять разъ доходила до меня в'єсть о гибели супруговъ. Двухъ дочерей, трехъ сыновей, восемь братьевъ взяла смерть. Я живу одна.

Не жаловалась, не плакала Гудруна, погруженная въ скорбь объ убійствъ милаго. Сердце ея отвердъло по смерти властителя.

Тогда молвила Герборга, королева Гуннской земли. Мнъ можно пожаловаться на большее горе. Семь сыновъ и мужъ восьмой пали на южной землъ подъ убійственною сталью.

Отца и мать и четырехъ братьевъ обманулъ вѣтеръ на морѣ. Волны ворвались въ досчатые бока корабля. Самой мнѣ пришлось хоронить ихъ всѣхъ, напутствовать ихъ въ Гелу. Все это вытерпѣла я въ полгода, и некому было утѣшать меня.

Скоро, посл'в печальныхъ дней, пришли враги, взяли и сковали меня. Каждое утро должна я была убирать жену ярла, завязывать ей обувь.

Она мучила меня ревностію; быстро сыпались на меня ея удары. Не было господина милостивъе, не было госпожи суровъе.

Не жаловалась, не плакала Гудруна, погруженная въ скорбь объ убійствъ милаго. Сердце ея отвердъло по смерти властителя.

Тогда сказала Гюлронда, дочь Гіуки: ты мудра, пѣстунья, но ты не умѣешь облегчить утѣшеніемъ горе молодой жены. Она сняла покровъ съ головы князя. Сняла ему покровъ съ головы и обернула щекою къ колѣнамъ супруги. Взгляни на милаго, приложи уста къ его устамъ, какъ цѣловала его при жизни.

Гудруна подняла глаза, увидъла запекшіеся въ крови волоса вождя и померкшія свътлыя очи и разсъченную мечемъ обитель отваги.

Упала навзничь Гудруна; волоса ея разсыпались, щеки загорѣлись, и дождь полился изъ глазъ на колѣна. Тогда заплакала Гудруна, дочь Гіуки...

Нифлунги, которыхъ заслонялъ собою Сигурдъ, выступають послѣ его смерти главными дъйствующими лицами на сцену. Они овладъли наслъдіемъ

Digitized by Google

Фафнира и роковымъ кольцомъ, съ которымъ сопряжено проклятіе карлы Андвари. Чтобы отвратить отъ себя кровавое возмездіе за совершенное ими преступленіе, они убили Сигурдова сына и дали Гудрунъ волшебный напитокъ, который на время отнялъ у нея память. Гримхильда заклинаеть дочь свою выдти замужъ за брата Брингильды, Будлинга Атли. Этоть Атли есть не кто другой, какъ знаменитый Аттила, царь Гунновъ. Извъстія о владычествъ его надъ скандинавскимъ съверомъ очевидно ложны; но слава его достигла до крайнихъ предъловъ Европы, и народная поэзія овладъла его именемъ, оставляя въ сторонъ историческую обстановку, которою былъ окруженъ "Бичъ божій". Въ скандинавской Эддъ и въ нъмецкихъ Нибелунгахъ (гд'в его зовутъ Этцелемъ) Аттила является могущественнымъ царемъ Гунновъ, при дворъ котораго происходить кровавая развязка трагедін, начавшейся смертію Сигурда или Сигфрида. Имена и подробности другія; но основа сказанія одна и таже. Замівчательно, что ни Эдда, ни Нибедунги не приписывають Аттиль тьхъ великихъ свойствъ, которыми отличаются прочіе герои. Онъ смотрить издали на стчу и вообще не славится своими подвигами. Слова летописца Іорнанда о царт Гунновъ, "что онъ быль воздержень на руку" (manu temperans), подтверждаются такимь образомъ свидътельствомъ народныхъ преданій. Гудруна не могла устоять противъ просьбъ матери и братьевъ, которые молили ее на колъняхъ исполнить ихъ желаніе.

Она согласилась дать свою руку Атли; но грудь ея была полна тяжкихъ предчувствій, и новый бракъ не сулиль ей радости. Атли не видаль ни разу улыбки на лицъ жены своей. Она не могла забыть перваго супруга, хотя родила двухъ сыновей отъ втораго.

У Атли, кром'в Брингильды, была еще сестра Одруна. Она любила Гуннара, и была любима имъ; но Атли не даль своего согласія на ихъ бракъ. Онь завидоваль богатству, доставшемуся Нифлунгамъ послъ Сигурда. Собранные на совъщание вожди Гунновъ присовътовали королю пригласить къ себъ Гуннара и Гогни и поступить съ ними такъ, какъ они поступили съ Вользунгомъ. Атли принялъ совъть и отправиль гонца Винги (другая пъсня называеть его Кнефрудомъ) съ приглашеніемъ въ братьямъ Гудруны. Коварное намъреніе Атли не скрылось отъ зоркой Гудруны: она не могла сама ъхать къ братьямъ, но послала имъ предохранительныя руны и кольцо, обвитое волчымъ волосомъ. Хитрый Винги испортилъ руны и, не смотря на разныя примъты, грозившія бъдою Нифлунгамъ, уговориль ихъ посътить его господина. Гуннаръ отвъчаетъ на предостережение супруги своей Гломворы, видъвшей зловъщій сонъ: "поздно приходять ръчи твои. Я ръшился ъхать. Къ чему бояться поъздки, когда дано уже слово. Много было намъ предвъщаній, что жизнь наша не продлится долго". Гогни быль недовърчивъе брата, но не хотълъ отпустить его одного. Только пять витязей ръшились проводить ихъ ко двору Атли. Нифлунги такъ спъшили на встръчу ожидавшей ихъ гибели, что у корабля, на которомъ они плыли, отскочилъ руль и переломались вст весла. При самомъ входт въ замокъ Атли, Винги смутился душою. Можетъ быть, ему стало жаль обреченныхъ на гибель

гостей; можеть быть, Азы помрачили разсудокъ его въ наказаніе за въроломные объты, данные имъ сынамъ Гіуки. Онъ открылъ имъ истину и совътоваль бъжать. Гогни отказался отъ постыднаго средства къ спасенію. Онъ убилъ вмъстъ съ братомъ обманувшаго ихъ гонца и, не сходя съ мъста, сталь ругаться надъ Гуннами. "Худо удается дъло, вами придуманное. Вы еще не готовы къ бою, а мы уже убили до смерти одного изъ вашихъ". Гудруна услышала въ свътлицъ своей шумъ начинавшейся битвы, сорвала съ себя въ гитвът золото и серебро, которыми была убрана, и поспъшила къ братьямъ. "Смъло вышла она на встръчу Нифлунгамъ, цъловала ихъ и обвивала руками. То быль последній приветь ся. Она крепко любила витязей и сказала имъ: "я хотвла отвратить васъ отъ повздки сюда предостереженіемъ; но судьба сильнъе человъка. Вамъ суждено было быть здісь". Увіщанія ся положить конець распрів выкупомь были безуспішны. Съ объихъ сторонъ ей отвъчали: нътъ. Тогда она сияла съ себя покрывало, взяла мечъ и стала рядомъ съ Гуннаромъ и Гогни. Два брата Атли пали подъ ея ударами. Дети Гіуки бились смеле другихъ отъ ранняго утра до объда. Осьмнадцать Гуннскихъ трупповь свидътельствовали объ ихъ мужествъ. Атли видитъ издали гибель своихъ воиновъ. Изъ пяти сыновъ Будли онъ остался одинъ и укоряеть Гудруну: "ръдко посъщала насъ радость съ техъ поръ, какъ ты живешь съ нами". По его приказанию Гунны нападають снова на Нифлунговъ и одолъвають ихъ числомъ своимъ. Атли радуется напередъ горю супруги. Онъ осудилъ ея братьевъ на мучительную казнь: велълъ у живаго Гогни выръзать сердце, а скованнаго Гуннара заключить въ башню, наполненную змении.

Въ разсказъ о смерти Гогни есть черты, превосходно характеризующія нравы героическаго въка въ Скандинавіи. Атли приказаль спросить у Гуннара о мъстъ, гдъ хранится сокровище Фафнира. Гуннаръ объщаетъ отвъчать на вопросъ, когда ему принесуть выръзанное изъ груди его брата сердце. Но участь Гогии внущаеть участіе Бейти, одному изъ вождей Гунискихъ. Онъ хочетъ спасти пленника и приказываетъ убить вместо его Гіаллина, царскаго повара. "Ему подобаеть такая кончина, говорить Бейти: если онъ проживетъ долъе, онъ будеть лънивъ и безполезенъ". Робкій Гіаллинъ стонетъ и гнется отъ страха; онъ молитъ о пощадъ: "я могу еще возить навозъ въ садъ и исправлять черныя работы". Гогни не выдержалъ его плача. Онъ сжалился надъ несчастнымъ рабомъ и потребовалъ себъ скорой казни. Бейти не терялъ однако надежды спасти братьевъ королевы, доставивъ Атли сокровища, которыхъ онъ такъ жадно домогался. Гуннару показали выръзанное у Гіаллина и положенное на блюдо сердце. Нифлунгъ узналъ сердце раба: "оно дрожитъ на блюдъ и дрожало еще сильнъе въ груди, его носившей". Когда ему подали наконецъ настоящее сердце умершаго со смъхомъ на устахъ Гогни, Гуннаръ сказалъ: "оно почти не дрожить на блюдъ и не дрожало вовсе, когда лежало въ груди". Потомъ онъ объявляетъ, что, кромъ его и брата, никому не было извъстно, гдъ спрятамо погубившее ихъ золото, и что оно не достанется ни Атли, ни другимъ. Сокровище Фафнира погружено было Нифлунгами, предъ отъездомъ къ

Гуннскому царю, въ волны Рейна. Оно лежитъ до сихъ поръ на днѣ рѣки. Гудруна прислала заключенному въ змѣиную башню Гуннару арфу. Руки у него были связаны, но онъ игралъ ногами такъ сладко, что женщины плакали, воины скорбѣли, и змѣи, усыпленныя дивными звуками, не трогали узника. Только одна ехидна не заснула. То была матъ Атли. Она впилась Гуннару въ грудь, и звуки умолкли.

Атли издевался надъ страданіемъ Гудруны, но она была хитра и ум'вла говорить льстивыя річи, по словамъ півсни. На другой день послів побоища, Атли пировалъ съ вождями своими, совершая тризну въ честь падшихъ. Гудруна подносила гостямъ дорогіе напитки во славу братьевъ: супругь ея пиль за умершихъ въ бою родственниковъ своихъ. Ненависть грызла сердце Гудрунъ. Она ушла отъ пирующихъ, "позвала потихоньку малыхъ дътей своихъ и положила ихъ предъ собою. Грустио стало смълымъ дътямъ, но глаза ихъ были сухи. Они ласкались къ матери и спращивали, что она дълаетъ. Не спращивайте меня: я хочу изрубить васъ обоихъ. Давно задумала я умертвить вась. — Убей маленькихъ детей своихъ; никто не увидитъ... Часто спрашивалъ Атли, не видя дътей своихъ: не пошли ли они играть?" Пиръ между тъмъ продолжался. Гудруна угощала гостей и мужа. Наконецъ она сказала ему: "Я дочь Гримхильды. Не хочу болъе обманывать тебя. Не хорошъ покажется теб'в разсказъ мой. Ты вызваль большое горе, убивши братьевъ моихъ. Не спала я, Атли, съ техъ поръ какъ ихъ не стало. Помнишь ли: я объщала тебъ горькую отплату. Ты говориль со мною утромъ-я ношу еще слова твои въ сердцъ; послущай моей ръчи вечеромъ"... Гудруна разсказываетъ потомъ, что она убила детей, накормила Атли ихъ изжаренными сердцами и напоила виномъ изъ ихъ череповъ.— Песня поеть далее: "не радостно сидели оне рядомъ, глядя грозными очами, говоря гиввныя різчи". Въ туже ночь Гудруна убила Атли при помощи Нифлунга, сына Гогни. Въ характеръ умирающаго Атли не видно той суровой силы, которою такъ богаты Вользунги и Нифлунги. Родъ Будли стоить гораздо ниже славою и доблестями. Гудруна прямо обвиняеть супруга въ недостаткъ ратнаго мужества. "До меня не доходила молва о совершенной тобою мести, о побъдъ твоей надъ другимъ. Ты уклонялся отъ нелюбимаго тобою боя, хотя молчаль объ этомъ". — На просьбу Атли похоронить его достойнымь образомь, Гудруна отвізчаеть обіщаніемь исполнить его волю такъ, какъ будто они жили въ любви между собою. Пъсня оканчивается странною для насъ, но понятною въ устахъ язычника-Скандинава похвалою. "Счастливъ тотъ, у кого родится такая дочь, какъ у Гіуки. Люди, слышавшіе о мщеніи могучей Гудруны, не забудуть о ней во въки".

Смертью Атли замыкается собственно исторія Нифлунговъ; но есть еще двъ пъсни, въ которыхъ разсказана послъдующая судьба Гудруны. Похоронивъ мужа, она бросилась въ море; волны бережно отнесли ее въ землю короля Іонакура, который женился на ней и прижилъ трехъ сыновъ. Гудрунъ суждено было пережить и погубить родъ свой. Дочь ея отъ Сигурда вышла замужъ за готскаго Іормунрека (Эрменриха нъмецкой саги) и была,

по его приказанію, предана позорной казни. Сыновья Гудруны предприняли, по наущенію матери, отмстить за сестру, убили Іормунрека и погибли сами. Готы, которымъ помогалъ лично Одинъ, забросали ихъ каменьями. Безродная Гудруна оплакала послѣднихъ помковъ Гіуки. Вользунги и Нифлунги сошли въ могилу, но пѣсни о нихъ не умолкали на скандинавскомъ сѣверѣ. Ихъ пѣли Скальды "для укрѣпленія отваги въ мужахъ, для облегченія скорби въ женахъ", по прекрасному выраженію самой пѣсни.

### примъчанія въ статью о нифлунгахъ.

- 1) Впрочемъ, не подлежить никакому сомнънію, что до X-го стольтія климать Исландіи быль мягче и почва плодороднье, чьмъ теперь. Островъ, по свидътельству Исландскихъ сагъ, быль покрыть лъсами, которыхъ въ настоящее время нъть вовсе, и жители занимались земледъліемъ. Теперь хлъбъ не родится болье, а выписывается изъ Даніи.
- 2) Такъ напр., Мармье называеть Эдду "antique monument de la mythologie et de la poésie des scaldes". Chants populaires du Nord. p. 5.
- 3) Новая Эдда, составленіе которой принисывается знаменитому Исландскому ученому Снори Стурлузону въ XIII стольтій, есть ньчто въ родь назначенной для употребленія молодыхь скальдовь пійтики. Она состоить изъ трехь частей: 1) Краткаго обзора скандинавской миеологій; 2) Собранія поэтическихь выраженій и оборотовь, заимствованныхь у древнихь скальдовь, и 3) Собственной Скальды, въ которой изложены правила скандинавскаго стихосложенія.
- 4) Вользунга-сага есть написанное въ прозъ, взятое изъ пъсенъ старой Эдды повъствованіе о Вользунгахъ. Въ особенности подробно изложена исторія Сигурда. Видно, что у составителя этой саги были подъ рукою пъсни, до насъ не дошедшія.
- 5) Этотъ родъ выкупа сохранился въ Германіи почти до нашихъ временъ. Въ Эрленбахѣ, что на Цюрихскомъ озерѣ, существовало въ концѣ прошлаго столѣтія кошачье право. Крестьянинъ, убившій кошку у другаго, обязанъ былъ засыпать рожью или другимъ хлѣбомъ растянутую шкуру убитаго животнаго. См. Мопе, Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters, г. 1836.
  - 6) Вользунга-сага.
  - 7) Первая пъснь о Сигурдъ называется также Gripispa (предсказаніе Грипира).
- 8) Валкиріи въ скандинавской минологіи дѣвы Одина, которыхъ онъ посылаетъ въ битву за душами падшихъ воиновъ. Изъ исторіи Брингильды и другихъ подобныхъ сказаній видно, что Валкиріи сами принимали участіе въ бою. Въ этихъ воинственныхъ дѣвахъ соединяются божественныя свойства Азовъ съ человѣческими наклонностями. Онѣ обыкновенно обречены на безбрачіе.
- 9) Подъ этимъ именемъ Эдда разумѣетъ здѣсь не историческихъ Гунновъ, а какое-то германское племя. Земля Гунновъ лежитъ на югѣ, но гдѣ именно, этого не опредѣляетъ своенравная географія скандинавской пѣсни. Настоящіе Гунны, по всей вѣроятности, только подданные Атли, или Аттилы.
- 10) О Рейнъ можно то-же сказать, что и о Гуннахъ. Дъло идеть не о настоящемъ нъмецкомъ Рейнъ, а о ръкъ вообще. Rin, Hrinn,—названіе, общее многимъ ръкамъ. См. Ettmüller, die Lieder der Edda von den Nibelungen, стр. 28.
- 11) Этотъ разсказъ взять изъ Вользунга-саги, которая очевидно заимствовала его цъликомъ изъ древней пъсни. Доказательствомъ могутъ служить сохранившеся въ прозаическомъ повъствовани стихи.

# ВАРТОЛЬДЪ ГЕОРГЪ НИБУРЪ \*).

I.

Съ именемъ каждаго оставившаго прочный следъ въ литературе писателя мы привыкли соединять какое-нибудь представленіе, характеризующее особенности его таланта. Такого рода представленія и выражающіе ихъ постоянные эпитеты не всегда бывають справедливы. Кто скажеть, напримъръ, почему при имени Нибура неизбъжно приходить въ голову мысль о сухой, разрушительной критикъ, отвергающей поэтическія преданія древняго Рима? Сочиненія знаменитаго историка у насъ изв'єстны немногимъ, читавпимъ ихъ въ подлинникъ или во французскомъ переводъ Гольбери. Но трудность этого чтенія заключается не въ языкь, а въ повъркь сложныхъ изслъдованій, основанныхъ на сближеніи мельчайшихъ подробностей, на самыхъ отдаленныхъ аналогіяхъ. Сверхъ ръдкаго запаса знаній, Нибуръ требуеть отъ своихъ читателей твердаго и напряженнаго вниманія. Наши журналы, изъ которыхъ многіе заимствують готовые приговоры и мнівнія, мало говорили о трудахъ автора "Римской Исторін". Важить остального, помъщенный въ "Московскомъ Телеграфъ" переводъ, написанной еще въ 1816 году А. В. Шлегелемъ, рецензіи на первое изданіе Нибурова творенія. Но эта статья не могла им'ть усп'тха и найти много читателей. Она направлена противъ частностей и не даетъ никакого понятія о цъломъ. Сверхъ того, въ ней на каждой страницъ проглядываетъ мелкое, завистливое чувство, подъ вліяніемъ котораго она была написана. Двадцать л'ять прошло съ тъхъ поръ, но сумма ходящихъ въ нашей литературъ свъдъній о Нибуръ едва ли увеличилась. Немногіе изъ добытыхъ имъ результатовъ перешли въ наши учебныя книги. Главное, т. е. методъ изследованія и критика, остались незамъченными. А между тъмъ въ матеріялахъ не было недостатка. Дъятельность Нибура давно замкнулась. Личнымъ недоразумъніямъ и зависти нъть болье мъста. Его труды легли въ основаніе всъхъ

<sup>\*)</sup> Этотъ біографическій очеркъ, оставшійся неоконченнымъ, составленъ на основаніи переписки Нибура, изд. въ 1838—39 году подъ названіемъ Lebensnachrichten über В. G. Niebuhr, и напечатанъ въ "Современникъ" 1850 года, Январь и Февраль. Онъ можетъ служить вступленіемъ къ статьямъ нашего автора о "Чтеніяхъ Нибура".



новъйшихъ розысканій о римской исторіи. Его нельзя болье обойти, занимаясь древностями. Ingenti gradu occupavit pontem. Зато друзья и ученики съ уваженіемъ собирають все написанное или сказанное имъ. Въ 1838 году издана его переписка, по которой можно прослѣдить весь ходъ его развитія. Теперь издаются лекціи, которыя онь читаль, когда быль профессоромъ въ Боннъ. Не говоримъ о множествъ статей, посвященныхъ разбору его мнѣній или содержащихъ въ себъ разсказы о немъ. Пора бы, кажется, свести итогъ всѣхъ этихъ явленій и представить върный отчетъ о заслугахъ Нибура въ наукъ, снять съ него странное обвиненіе въ скептицизмъ и показать, сколько было положительнаго въ его выводахъ и сколько ноззіи въ его воззрѣніи на исторію. Изложеніе его біографіи можеть скоръе всего привести насъ къ этой пѣли. Біографическая форма даетъ возможность объяснять книгу жизнью и жизнь—книгою.

Біографіи ученыхъ XIX віжа різдко отличаются занимательностію содержанія. Въ судьб'в челов'вка, котораго лучшіе годы проходять въ рабочей комнать, трудно найти стороны, способныя возбудить живое любопытство или участіе. Въ Средніе въка и въ началь новой исторіи отношенія были другія. Тогда для служенія наукі недостаточно было одного дарованія: нужны были самоотверженіе, сильный характеръ. Борьба съ препятствіями начиналась уже въ школь, гдь безъ руководствъ и пособій, теперь доступныхъ каждому изъ насъ, надобно было учиться со словъ ненадежнаго наставника. Высшія свёдёнія пріобрётались только въ немногихъ центрахъ европейской образованности, гдв изустное преподаваніе замвняло до Гуттенбергова открытія недостатокъ книгъ. Знанія, здісь пріобрітенныя, пополнялись потомъ самостоятельнымъ трудомъ, упорнымъ напряжениемъ мысли, путешествіями и личными наблюденіями. Сколько драматических эпизодовь входило въ такую жизнь. То были могучіе, гордые, страстные труженики, судьба которыхъ имъетъ для насъ, изнъженныхъ дътей эпохи, не знающей, что дълать съ своею образованностію, какую-то сказочную прелесть. Исторія наукъ отъ Іоанна Эригены до Вальтера Ралли и Галлилея, написанная съ талантомъ и съ сохраненіемъ біографическаго интереса, конечно, могла бы занять важное мъсто въ современной литературъ и принести много пользы. Ни въ какой другой сферт не могли такъ самобытно опредълиться личности. Онъ привлекаютъ къ себъ наше участіе сами по себъ, независимо оть техъ великихъ идей, которыхъ были представителями. Этого рода занимательность почти не существуеть въ біографіяхъ теперешнихъ ученыхъ. Спокойная кабинетная діятельность не въ состояніи воспитать крізпинкь характеровъ и редко ставитъ человека въ такое положене, въ которомъ его участь получаеть право на общее вниманіе. Исключеній мало. Некрологи самыхъ знаменитыхъ мужей, которыми по праву гордится XIX столътіе, состоять большею частію изъ перечня изданныхъ ими сочиненій и предпринятыхъ трудовъ. Но есть книги, которыхъ полное пониманіе возможно только при близкомъ знакомствъ съ авторомъ, положившимъ на нихъ печать своей особенности. Къ числу такихъ принадлежатъ творенія Нибура. Письма его и дошедшія до насъ бестьды съ друзьями представляють не только занимательное, но и поучительное чтеніе. Въ нихъ виденъ весь внутренній процессь, результатомъ котораго была "Римская Исторія". Самыя сухія розысканія, въ ней находящіяся, состоятъ въ тѣсной органической связи съ отдѣльными переходами этого процесса. Немногіе принимали исторію такъ горячо къ сердцу и понимали ее такъ цѣльно, какъ Нибуръ. Онъ не дробиль ее на отрѣшенныя одна отъ другой части. Поэтому ему случалось вносить въ древность впечатлѣнія, принятыя отъ новой исторіи; еще чаще слышится въ его отзывахъ о современныхъ ему событіяхъ отголосокъ античныхъ воззрѣній на государство. Въ этой особенности заключается его сила и отчасти его слабость. Мы постараемся характеризовать его собственными словами.

Бартольдъ Георгь Нибуръ родился въ Копенгагенъ 27 августа 1776 г.: Отепъ его Карстенъ Нибуръ, знаменитый своими путешествіями по Востоку, быль въ то время инженернымъ капитаномъ въ датской службъ. Лътомъ 1778 года онъ занялъ другую должность по гражданскому въдомству и переъхаль въ Мельдорфъ, небольшой городокъ въ южномъ Дитмарсенъ. Трудно себъ представить болье глухую и унылую мъстность. Между городскими жителями мало было образованныхъ людей. Окрестности состояли изъ болоть; деревьевъ не было вовсе. Однообразіе мельдорфской жизни изр'адка. прерывалось прівздами должностныхъ лицъ или путешественниковъ, которыхъ привлекала въ этоть отдаленный уголокъ датскихъ владеній известность Карстена Нибура, пользовавшагося великимъ авторитетомъ во всемъ, что касалось до Азіи. При всемъ томъ Бартольдъ Георгь не могь жаловаться на печальное детство. Онъ вспоминаль о немъ съ теплымъ чувствомъ и любиль Дитмарсенъ, какъ свою родину. Исторія и современныя отношенія этой области, гдф сохранились замічательные остатки древне - германскаго быта, были ему коротко знакомы. Впоследствии это знаніе принесло ему нежданную и большую пользу: оно послужило ему къ объясненію аналогическихъ явденій въ другихъ странахъ. Вообще надобно замітить, что глубокое и подробное изследованіе исторіи и учрежденій одного народа, какъ бы ни маловажно было его политическое значеніе, служить лучшимъ проводникомъ и комментаріемъ къ исторіи другихъ, даже болье значительныхъ народовъ.

Въ продолженіи нъсколькихъ льтъ Карстенъ Нибуръ быль почти единственнымъ наставникомъ своего сына. Онъ училь его французскому и нъмецкому языкамъ и математикъ. Недостатокъ педагогической опытности и терпънія онъ замъняль умъньемъ сообщать своему преподаванію занимательность. Онъ требоваль отъ ученика не одного напряженія памяти, но и участія къ предмету занятій и по возможности самостоятельнаго труда. Не находя въ Мельдорфъ хорошаго латинскаго учителя, Карстенъ прочель съ сыномъ Цезаревы комментаріи. На грамматику языка онъ обращаль, впрочемъ, гораздо менъе вниманія, чъмъ на содержаніе книги. Въ особенности занимала его географія. Девятильтній Бартольдъ долженъ быль безпрестанно справляться съ составленною Данвилемъ картою Галліи. Мальчикъ самъ пристрастился къ этимъ занятіямъ, научился чертить варты, съ жадностію

читаль всв путещестія, какія ему попадались въ руки, и слушаль разсказы отца. "Я живо помню — говорить онъ, въ написанной имъ біографіи Карстена Нибура-все слышанное мной въ детстве объ устройстве вселенной и о Востокъ. Впрочемъ, передъ отходомъ ко сну, отецъ часто бралъ меня на кольни къ себь и вмъсто сказокъ забавлялъ меня такими разсказами. Исторія Магомета, первыхъ калифовъ, именно Омара и Али, къ которымъ онъ питалъ глубокое уваженіе, завоеванія и распространеніе Ислама, подвиги тогдащнихъ героевъ новой религіи, исторія Турокъ врізались мні рано, и въ самомъ привлекательномъ видъ, въ память. Помню также, какъ отецъ, желая обрадовать меня въ сочельникъ (миъ было около девяти лътъ), вынуль изъ великольной шкатулки, гдв хранились его рукописи и на которую дёти и всё домашніе смотрёли съ великимъ уваженіемъ, свои записки объ Африкъ и сталъ ихъ миъ читать. При его одобреніи, я немедленно начертилъ карты Габеша и Судана. Ему было очень пріятно, когда я подносиль ему составленныя мною ко дню его рожденія географическія описанія восточных встрань и переводы путешествій. Работа была, разум'вется, дътская. Онъ сначала ничего такъ не желаль, какъ образовать изъ меня своего преемника для путешествія по Востоку. Но вліяніе н'вжной и мнительной матери на мое физическое воспитаніе разстроило эти планы въ самомъ ихъ основанів; впоследствіи отець окончательно пожертвоваль ей своими надеждами и намъреніями. Любимою его мечтою было пристроить меня съ раннихъ лътъ въ Индіи. Онъ могъ надъяться на успъхъ при общемъ расположени, какимъ онъ пользовался, и при заслугахъ, оказанныхъ имъ Ость - Индской компаніи относительно судоходства въ верхней части Краснаго моря. Мысль эта не осуществилась, что было потомъ ему такъ же пріятно, какъ и миѣ; но съ нею было связано многое въ его преподаваніи. Онъ предпочиталь всімь другимь англійскія учебныя книги, даваль мить читать всякаго рода сочиненія на этомъ языкть, даже пріучилъ меня съ детства къ постоянному чтенію англійскихъ журналовъ". Последняго обстоятельства не должно упускать изъ виду. Оно имело решительное вліяніе на дальнъйшее развитие молодаго Нибура. Чтение политическихъ журналовъ рано обратило его вниманіе на вопросы статистики и государственнаго права. Будучи мальчикомъ, онъ уже писаль статьи политическаго содержанія и забавлялся устройствомъ страны, существовавшей только въ его воображеніи, сочиняль для нея законы, объявляль войну и заключаль миръ. Потомъ его занятія получили болье положительный характерь: онь приступиль къ составленію таблицъ смертности въ отдёльных веропейских государствахъ. Объемъ и основательность его статистическихъ свъдъній радовали отца, принадлежавшаго къ числу отличныхъ знатоковъ въ этой сферъ. Эти, повидимому, сухіе труды дійствовали благотворно на Бартольда Нибура. Природа одарила его съ избыткомъ воображеніемъ и творческою фантазіей. Надобно было обуздать эти способности, сдержать ихъ неправильное развитіе. Авторъ "Римской Исторіи" родился художникомъ, хотя мало оказаль успъховъ въ рисованіи и въ музыкъ, понимая только простыя мелодіи народныхъ пъсенъ. Но поэзія сильно на него дъйствовала. Въ 1781 году поселился по дъламъ

службы въ Мельдорфъ литераторъ Бойе, пользовавшійся нъкоторой извъстностію въ качествъ издателя журнала "Нъмецкій музей". Онъ быль человъкъ съ разборчивымъ вкусомъ и привезъ съ собою хорошую библіотеку. Ему обязанъ Нибуръ первымъ знакомствомъ съ героями тогдашией нъмецкой литературы. Положительный, и всколько односторонній отепь не могь служить ему руководителемь въ области изящнаго. Тъмъ сильнъе обнаружилось вліяніе Бойе, который въ свою очередь привязался къ геніяльному ребенку. Приводимъ следующій отзывъ его изъ письма, писаннаго Бойе къ невъсть въ 1783 году: "Маленькій Нибуръ доставляеть мит много пріятныхъ часовъ своими способностями къ ученію, трудолюбіемъ и любовію ко миъ. Я недавно читалъ его родителямъ Макбета, не обращая на него особеннаго вниманія, пока не зам'втиль произведеннаго на него впечатлівнія. Тогда я постарался объяснить ему это произведение и даже убъдиль его, что колдуньи суть существа поэтическія. По уход'в моемъ, онъ тотчасъ съль за дъло (ему еще нъть семи лъть) и на семи листахъ написаль все содержаніе драмы, не пропуская ни одного важнаго обстоятельства и не заботясь вовсе о будущихъ похвалахъ. Онъ плакалъ отъ опасенья, что сдълаль не то, что слъдовало, когда отепъ взяль у него написанное и показаль мив. Съ твхъ поръ онъ записываеть все для него замвчательное изъ словъ отца и моихъ"... Съ особеннымъ удовольствіемъ читалъ Бартольяъ Олиссею и Оссіана.

Вообще кругь его заиятій становился съ каждымъ годомъ шире. Кромъ древнихъ и новыхъ языковъ, въ него постепенно вощи самыя разнообразныя науки и даже нъкоторыя искусства. Карстенъ училъ своего сына по арабски, доставиль ему возможность брать уроки рисованья и музыки, составиль, какъ пособіе для начатаго изученія нумизматики и геральдики, собраніе сліпковъ съ монеть и печатей, и, наконецъ, дабы объяснить нагляднымъ образомъ начала фортификаціи, выстроиль въ своемъ саду небольшую кръпость и осаждаль ее по всъмъ правиламъ военнаго искусства. Необычайная память, любознательность и прилежание ученика значительно облегчали трудъ наставника, который, конечно, зналъ не все то, чему училъ. Большую часть своихъ знаній Бартольдъ Нибурь пріобрівль изъ книгь, безъ посторонней помощи. Городскую школу онъ посъщаль не болье года. Ректоръ Мельдорфской школы, умный и ученый человъкъ, самъ далъ ему совътъ не ходить въ классы, гдъ ему нечего было дълать, и предложилъ ему свое руководство при чтеніи древнихъ писателей. Это случилось въ 1790 году. Въ теченіи следующихъ четырехъ леть у Бартольда, кажется, не было другихъ учителей. Его любовь къ классической филологіи укрѣпилъ своимъ вліяніемъ знаменитый переводчикъ древнихъ поэтовъ І. Г. Фоссъ, который нъсколько разъ прітажаль въ Мельдорфъ. Впрочемъ, неосторожность Карстена, рано предоставившаго сыну полную свободу въ выборъ чтенія и занятій, могла иметь вредныя последствія. Молодой Нибуръ жаловался потомъ на безпорядокъ въ своихъ понятіяхъ, на хаотическое броженіе собранныхъ имъ въ первой молодости свъдъній. Счастливыя условія развитія и сильная память помогли ему управиться съ избыткомъ накопившихся у него умственныхъ богатствъ. Въ 1792 году онъ провелъ нѣсколько мѣсяцевъ въ домѣ профессора Бюша, директора коммерческаго училища, въ которомъ находились юноши изъ всѣхъ европейскихъ странъ. Карстенъ Нибуръ прислалъ сюда сына, желая доставить ему возможность усовершенствоваться въ новыхъ языкахъ и познакомиться съ торговыми науками. Но молодой Нибуръ, научившійся въ безлюдномъ Мельдорфѣ десяти языкамъ (онъ уже зналъ языки латинскій, греческій, еврейскій, нѣмецкій, датскій, французскій, англійскій, итальянскій, испанскій и португальскій), привыкшій къ одинокой, самостоятельной работѣ, не находилъ въ Гамбургѣ ожидаемой пользы и, не смотря на образованное общество, собиравшееся въ домѣ Бюша, скучалъ и просилъ родителей взять его назадъ. Онъ вынесь отсюда только одно пріятное воспоминаніе о Клопштокѣ, который узналъ и полюбиль его.

По возвращении въ Мельдорфъ, онъ съ радостію принялся за прежніе труды; но мысль его не ограничивалась пределами книжнаго міра: она следила съ напряженнымъ вниманіемъ за великими событіями, которыя тогда совершались въ Европъ. Это горячее участіе въ современной исторіи, составляющее одно изъ главныхъ условій Нибурова таланта, обнаружилось въ немъ съ 1788 года, по поводу войны, которую Россія и Австрія вели тогда съ Портою. Онъ не только читалъ съ жадностью военныя извъстія, но даже бредиль ими во сив. Подробное знаніе м'естностей и прежнихъ турецкихъ войнъ давало ему возможность следить за всеми отрядами действовавшихъ армій и угадывать ихъ назначеніе. Писанныя имъ въ то время письма къ дяде служать этому доказательствомъ. Государственный перевороть, совершившійся во Франціи, еще въ большей степени возбудиль его любопытство. Замівчательно, что Нибурь, не смотря на свою молодость, устояль противъ общаго почти увлеченія. Онь тогда уже сказаль о революціи свое строгое мивніе и остался ему візрень. Онь быль глубоко убіжденъ въ непрочности республики и въ скоромъ возстановлении монархіи.

Весною 1794 года Бартольдъ отправился въ Киль, для слушанія лекцій въ тамошнемъ университетъ. Онъ поъхаль туда нехотя, скрипя сердце. Студентскій быть не вибль для него никакой прелести. Оть лекцій онь не ждалъ себъ большой пользы. Тъмъ не менъе онъ провель въ Килъ около двухъ лътъ, и эти годы прошли для него не даромъ. Слава Карстена Нибура доставила его сыну легкій доступъ къ профессорамъ, которыхъ поразила, при ближайщемъ знакомствъ, общирная ученость и оригинальный взглядъ на науку осьмнадцателетняго юноши, искавшаго у нихъ дополненія къ своимъ свідініямъ. Уже тогда у него было свое митие объ образованіи греческихъ племенъ, о распространеніи городовъ греческихъ, о переселеніи народовъ и т. д. Вопросъ о породахъ человіческихъ его сильно занималь въ то время. Онъ принималь его за основное начало исторіи и думаль, что при изследованіи племенныхь различій должно обращать более вниманія на физіологическія прим'єты, чемъ на языки. Мысли, высказанныя имъ по этому поводу, въ письмъ къ отпу отъ 7-го іюня 1794 года, едва-ли приходили въ голову многимъ изъ тогдашнихъ историковъ. Ранняя зрелость ума не мъщала ему, впрочемъ, пользоваться опытностію и знаніемъ другихъ.

Digitized by Google

Онъ усердно посъщалъ лекціи правовъдънія, естественныхъ наукъ, исторіи и философіи. Къ изученію послідней онъ приступиль съ великимъ, но своро остывшимъ жаромъ. Далъе Кантовой системы онъ не пошелъ. Вообще философія мало соотвітствовала особенному силаду его поэтическаго, не любившаго отвлеченныхъ мыслей ума. Впоследстви онъ смотрелъ на эту науку болъе съ формальной точки эрънія. Она казалась ему средствомъ къ укръпленію мысли, но не внушала ему довітрія, когда діло шло о ея результатахъ. Болъе всего привлекала его къ себъ исторія, хотя онъ еще не быль увъренъ въ своемъ призваніи и не зналъ, на что ръшиться. Исключительно ученой, академической дізтельности онъ не хотіль, можеть быть, потому, что вблизи видълъ сухой, узкій быть кильскихъ профессоровъ. Онъ составилъ себъ высшій идеаль жизни-соединеніе глубокаго теоретическаго образованія съ способностію практическихъ приложеній. Это видно изъ писемъ, въ которыхъ онъ отдавалъ родителямъ отчеть въ своихъ трудахъ и видахъ на будущее. "Я составилъ очень обширный планъ для моихъ занятій — пишеть онъ — но утішаю себя мыслію, что изъ многихъ наукъ, напримъръ астрономи, механики, хими, большей части другихъ отраслей естествовъдънія, мнъ достаточно будеть основательныхъ общихъ свъдъній, которыя не трудно увеличить въ случать надобности. Я думаю, что такимъ образомъ, въ теченіи семи літь, остающихся до моего двадцатипятилітія, мить можно будеть положить основание встмъ полезнымъ для меня знаніямъ. Тогда я буду не только въ состояни следить за векомъ во всехъ его направленіяхъ, но даже получу возможность идти впередъ въ некоторыхъ отделахъ, укрепивъ ихъ связью съ целымъ. Вся эта работа должна служить введеніемъ къ настоящему творчеству въ наукт и доставить мить тъ знанія, которыхъ Болингброкъ требуеть оть зрівлаго государственнаго мужа". Какъ ни общирны были эти замыслы, они могли быть осуществлены при трудолюбін и памяти Нибура. Онъ работаль безь устали. Въ часы досуга онъ читалъ, для развлеченія, писателей, которыхъ чтеніе составляеть для другихъ настоящій трудъ: Спинозу, Демосеена, англійскихъ историковъ. Онъ тогда уже замътилъ отсутствіе строгой критики у Юма, стоявшаго на вершинъ своей славы. Греческіе трагики производили на него слишкомъ сильное впечатлъніе. Прочитавши нъсколько страниць, онь приходиль въ волненіе и жаловался на невозможность выговаривать языкомъ варвара ихъ сладкіе, внятные его внутреннему слуху звуки. Часто на него находило горькое чувство недовольства самимъ собой. Онъ падалъ духомъ, упрежаль себя въ недостатив твердости и самобытности. Даже прилежаниемъ своимъ онъ былъ недоволенъ и находилъ, что можно было бы сдълать болъе! Ему показалось, что память его развивается въ ущербъ мышленію, и онъ сталь искусственнымъ образомъ ослаблять ее. Къ счастію, опыть не удался. Въ бытность свою въ Киль онь продиктоваль пріятелю всю исторію французскихъ войнъ отъ 1792 — 1794 такъ, какъ онъ изложены были въ журналахъ, не прибъгая къ справкамъ, даже когда ръчь шла о самыхъ мелкихъ подробностяхъ. Получившій отъ природы глубокую потребность дружбы, Нибуръ составиль вь Киль много связей, имъвшихъ вліяніе на остальную жизнь его. Между друзьями, которыхъ онъ тамъ пріобрѣлъ, находились люди, пользовавшіеся уже европейскою славою: историкъ Гегевишъ, философы Рейнгольдъ и Якоби. Ближе, чѣмъ съ другими, сошелся онъ съ графомъ Адамомъ Мольтке и съ семействомъ профессора Генслера. Въ домѣ послѣдняго онъ провелъ лучшіе часы своей университетской жизни; здѣсь встрѣтилъ онъ въ первый разъ будущую супругу свою, Амалію Беренсъ, сестру Доротеи Генслеръ, невѣстки профессора, женщины великаго ума и благороднаго характера, которой дѣятельное участіе въ судьбѣ Бартольда пережило его самого. Она заступила мѣсто матери при его осиротѣлыхъ дѣтяхъ.

Неожиданный случай положиль преждевременно конець университетскимъ занятіямъ Нибура. Датскій министръ графъ Шиммельманъ, слышавщій о его ръдкихъ знаніяхъ и трудолюбін, предложилъ ему при себъ мъсто частнаго секретаря. Совыты отца и друзей заставили его принять это предложеніе и нерейти прямо отъ книгъ къ практической дъятельности, которая до сихъ поръ являлась ему отдаленною цълью всъхъ его трудовъ. На двадцатомъ году отъ рожденія, онъ перевхаль въ совершенно незнакомый ему Копенгагенъ. Вследствіе счастливыхъ политическихъ обстоятельствъ и внутренняго благосостоянія, которымъ Данія была обязана государственнымъ людямъ, которые ею тогда правили, именно графамъ Беристорфу и Шиммельману, Копенгагенъ стоялъ на ряду съ самыми значительными столицами Европы. Торговые обороты и дъятельныя дипломатическія сношенія привлекали сюда много иностранцевъ. Нибуру, перенесенному изъ скромнаго круга кильскихъ ученыхъ въ блестящую гостиную графа Шиммельмана, гдъ собиралось лучшее общество Копенгагена, было сначала неловко. Онъ быль застънчивъ и раздражителенъ. Условія новаго міра, въ которомъ ему прищлось жить, были ему часто тягостны. Но постоянное вниманіе и д'айствительное расположение къ нему его министра, соединявшаго съ высокимъ саномъ обширную образованность и благородный, ясный образъ мыслей, скоро доставили ему пріятное положеніе въ обществъ. Ему поручались важные труды, познакомившіе его съ главными вопросами администраціи, между прочимъ составление отчета о положении бъдныхъ классовъ въ Копенгагенъ. Эти занятія не отвлекали его отъ науки, хотя онъ, по привычкъ, быль недоволенъ самъ собой и винилъ себя въ безполезной тратъ времени. Не смотря на свою молодость, онъ успъль пріобръсти уваженіе государственныхъ людей и дипломатовъ, находившихся тогда при датскомъ дворъ. Къ числу его короткихъ знакомыхъ принадлежали австрійскій посланникъ графъ Лудольфъ, повъренный французской республики Грувель и португальскій посланникъ графъ Суза. Лудольфъ, долго жившій въ Константинополѣ, быль отличный знатокъ восточныхъ языковъ. Онъ быль радъ встретить на скандинавскомъ съверъ любознательнаго юношу, съ которымъ могь дълиться своими свъдъніями и говорить о любимомъ предметь занятій. Подъ его руководствомъ Нибуръ началъ учиться по персидски и усовершенствовался въ арабскомъ. По заключени Толентинскаго договора (1797 года), по которому Франція получила право взять на выборъ 500 рукописей изъ Папскихъ библіотекъ въ Римѣ, Грувель обратился къ Нибуру- съ просьбою составить для французскаго правительства списокъ важивищихъ рукописей Ватикана. Этотъ актъ, доставленный Грувелемъ Директоріи, изданъ Гольбери въ приложеніяхь къ переводу "Римской Исторіи". Изъ него видно, какимъ довъріемъ пользовался уже въ то время сынъ Карстена. Во время потадки, предпринятой имъ для свиданія съ родителями, онъ нашель случай видьть Доротею Генслеръ и сказаль ей о своемъ намъреніи искать руки сестры. Дъло было вскоръ улажено. Осенью 1797 года онъ возвратился въ Копенгагенъ женихомъ и началъ думать о прочномъ мъстъ. Отказавшись еще прежде отъ предложенной ему временной должности датскаго генеральнаго консула въ Парижъ, онъ вступиль библіотекаремъ въ Копенгагенскую библіотеку. Служба эта не представляла ему почти никакихъ выгодъ, но соотвътствовала съ его тогдашними планами и требованіями. Онъ надъялся перейти на канедру филологіи или исторіи въ Киль. Следующія извлеченія изъ его писемъ къ Доротев Генслеръ и къ невъсть познакомять читателей съ его занятіями и настроеніемъ его духа въ бытность его въ столицъ Даніи.

"1797 года, іюля 18. Я систематически работаю надъ Римской исторіей. Чёмъ знакомѣе мнѣ становятся дѣйствующія лица, тѣмъ болѣе нахожу наслажденія въ этой мало извѣстной или педантически обработанной области. Въ такомъ же отношеніи темнѣютъ и отдаляются отъ меня нынѣшнія событія. Во мнѣ проснулось дѣтское желаніе посѣтить классическую почву. Я почти ничего не читаю, кромѣ древнихъ писателей".

"6 сентября. Послъ долгой работы надъ отдъльными изслъдованіями, которыя могуть служить только средствомъ, или надъ массою матеріяловъ. нивющихъ получить новое назначеніе, я упадаю духомъ. Нужно ивсколько дней для приведенія въ порядокъ собраннаго. Тогда мить становится легче. По до такъ поръ у меня мало, мало радости. Участь ученаго, работаюшаго по книгамъ, тяжела. Путь его лежить на краю бездны педантизма... Въ наукахъ, которыхъ начало лежитъ въ умозрвніи, напримъръ философіи и математикъ, нътъ такихъ неудобствъ. Всякое успъшное занятіе ими освъжаеть и живить умь. Даже тоть, кто безь мальйшей философіи наблюдаеть и описываеть отдельные любопытные предметы, какъ явленія природы, и тотъ не тяготится своимъ дъломъ. Но ученый, изучающій грамматику и реторику, открывающій собственнымъ изслідованіемъ или усвоивающій себ'в найденныя другими правила и законы, долженъ постоянно поддерживать въ себъ мужество, ободрять свое сердце, чтобы не отстать отъ работы, чтобы не погрузиться въ механическое занятіе буквами. Все это имъетъ важность относительно вопросовъ, занимающихъ его лично, можетъ даже имъть большее значение, но взятое въ своей отдъльности такъ сухо и большею частію такъ ничтожно! Исторія представляєть высшую занимательность. Но ея необозримый объемъ, трудность удержать въ намяти все нужное, еще большая трудность найти твердую и верную точку зренія, тяжелая необходимость собирать съ сознаніемъ неполнаго результата важнъйшіе отрывки изъ безчисленныхъ книгъ и читать всякую пустошь, пока

вся эта масса не сдълается способною къ принятію изящной формы — на это нужны годы!".

Персидская литература доставляла Нибуру много наслажденія. Онъ писаль къ отцу въ марть 1797 года: "Мнь жаль, что вы приписываете пристрастію мон похвалы персидской литературів. Какъ бы мні хотівлось представить вамъ свои или хотя англійскіе переводы. Гафица сравнивали съ Анакреономъ, думая оказать ему большую честь; но пъсни псевдо-Анакреона, котораго обыкновенно принимають за настоящаго, даже уцалавшие остатки стихотвореній действительнаго Анакреона не могуть идти въ сравненіе съ лучшими одами Ширазскаго пъвца, которыя помъщены въ Asiat. Miscellany. Впрочемъ, Персы стоятъ, безъ сомивнія, ниже Грековъ. Лудольфъ въ высшей степени доволенъ мной, и находить, что я превзошель его ожиданія. Вамъ пріятно будеть слышать, что чемъ боле я оказываю успеховь, темъ искреннъе и теплъе становится его дружба ко мнъ...... Нибуръ собирался перевести какого нибудь изъ лучшихъ персидскихъ историковъ и много занимался ими. Прибавимъ къ этимъ выпискамъ важный въ психологическомъ отношеніи отрывокъ изъ дневника, который онъ вель въ Копенгагенъ. Дъло идеть о техь припадкахь тоски, оть которыхь онь не могь отделаться даже впоследствін, когда блестящіе результаты его деятельности оправдали его въ собственныхъ глазахъ и разсъяли прежнія опасенія.

"Меня часто мучить унизительное, раздирающее душу чувство безсилія, отвращение отъ всякой благородной дъятельности. Другіе также приходять къ оскорбительному сознанію, что ихъ умственныя силы не всегда находятся въ одномъ состояніи: труды, которые имъ прежде казались пріятными и легкими, обдуманныя и осмотренныя ими со всехъ сторонъ предпріятія вдругь становятся имъ противны, кажутся неисполнимыми. Но съ такимъ сознаніемъ не соединяются ни лінь, ни тупость, которыя, къ стыду моему, давять меня. Зло это, следовательно, не есть нечто необходимое, врожденное: оно вкралось мит въ душу и утвердилось въ ней вслъдствіе несчастныхъ обстоятельствъ и собственной моей вины. Чтобы истребить его, надобно обратиться къ его началу, вырвать его съ корнемъ, со всъми пущенными въ землю отпрысками. При постоянной праздности и безконечныхъ мечтаніяхь, въ которыхь прошля годы моего дітства, я, разумівется, не могь думать о такихъ явленіяхъ. Но сфия, изъ котораго они такъ роскошно и прочно выросли, было положено въ то время. Я привыкъ отделять мое вниманіе отъ присутствія занимавшихъ его предметовъ, принимать равнодушно впечатлівнія, ни о чемъ не размышлять. Мое небо находилось въ мір'в фантазій. Эти фантазіи и жажда доставляемых вими наслажденій наполняли мою бъдную душу. Тщеславіе, желаніе извъстности служили мнъ впослъдствіи побужденіемъ къ занятіямъ; но мнъ не позволилъ отдаться труду вполить точившій мое сердце недугъ. Первое замівчательное появленіе бользни, о которой я теперь пишу, относится къ зимъ 1790 года. Тогда ало не встретило противодействія, и я бросиль занятія, которыя мив нравились сами по себъ. Сколько дней, сколько недъль провель я праздно въ теченій слідующихъ двухъ годовъ. Весною 1792 года я съ успівхомъ и

жаромъ принялся за итальянскій языкъ. Это былъ единственный удачный опыть, совершенный мной въ то время; но и туть успъхъ былъ болъе внъшній, чъмъ дъйствительный. Зимою я сдълалъ еще болъе счастливую попытку, но безъ любви, безъ стремленія къ цъли труда. Въ бытность мою въ Гамбургъ это состояніе умственной дремоты достигло высшей степени".

Изъ другихъ мѣстъ этого дневника видно, что Нибуръ упорно боролся съ посѣщавшимъ его недугомъ. Онъ задавалъ себѣ срочныя работы, распредѣлилъ занятія для каждаго дня и противопоставилъ умственной дремотѣ постоянную, напряженную дѣятельность мысли. Можетъ быть, болѣзнь, на которую онъ жаловался, была именно слѣдствіемъ этого напряженія. Во всякомъ случаѣ, она представляетъ любопытное психологическое явленіе. Странно слышать такія жалобы на самого себя изъ устъ двадцатилѣтняго молодаго человѣка, который по объему и глубинѣ своихъ занятій стоялъ гораздо выше большей части своихъ современниковъ. Нибуръ наслѣдоваль отъ матери раздражительность и наклонность къ ипохондріи.

Въ іюнт 1798 года исполнилось его давнишнее желаніе постить Англію. Ни одинъ народъ въ тогдашней Европт не внушалъ Нибуру такого участія и не пользовался съ его стороны такимъ уваженіемъ, какъ Англичане. Языкъ и исторія этой страны были ему хорошо извъстны. Онъ предпринялъ свое путешествіе съ цізлью отдохнуть отъ исключительно книжныхъ занятій и дополнить свои теоретическія знанія наблюденіемъ и опытомъ. Въ самомъ дізлів, онь положилъ въ Англіи прочное основаніе своимъ политико - экономическимъ и финансовымъ свідівніямъ. Здізсь также окончательно опреділились его политическія убізжденія. Къ сожалівнію, письма его къ отцу, писанныя во время путешествія, потеряны; остались только письма къ невізстів, въ которыхъ, разумівется, різчь идеть боліве о личныхъ впечат. тіняхъ и встрізчахъ, нежели о предметахъ, имізющихъ ученое или государственное значеніе. Англійскіе друзья и знакомые Карстена Нибура радушно приняли его сына. Но онъ прибылъ въ Лондонъ не въ пору: достаточные люди уже разъізжались изъ города по дачамъ и помізстьямъ.

"Третьяго дня — пишеть онъ оть 21 іюля 1798 года своей Амаліи — я отнесъ письма отца къ Реннелю (знаменитому географу), Русселю и Малле (дю Панъ). День прошелъ очень пріятно. Первые два просты и добродушны. Они видимо были мить рады и дівлають для меня все, что можно. Главное различіе между нашимъ нівмецкимъ и здішнимъ обхожденіемъ съ иностранцами состоить въ томъ, что мы скоріве полюбимъ и боліве заботимся объ удовольствіяхъ гостя; Англичанинъ въ подобныхъ случаяхъ хлопочетъ безъ устали о пользів прітізжаго, но предоставляеть ему самому заботиться о своихъ удовольствіяхъ... Здівсь все діятельно. Праздность и лізнь не такія обыкновенныя вещи, какъ у насъ. Практическихъ дарованій здівсь боліве; ложная, только кажущаяся ученость встрівчается ріже. Блестящая визішность не обращаеть на себя вниманія. За то нельзя не признать, что въ Англіи много посредственностей, пользующихся уваженіемъ. Ученые здівсь, какъ и вездів, не столько смотрять на таланть и умъ, сколько на авторитеть".—"Сентября 21. Я работаль въ публичныхъ библіотекахъ надъ ли-

тературою и статистикою, дома читаль историческія и другія книги. Занимался также языками. Оть безполезныхь собраній здішнихь ученыхь я давно отказался. Наиболье удовольствія доставляеть мні здішній театрь. Не смотря на всів его недостатки, мы за моремь не знаемь ничего подобнаго. Иностранцы, которымь вообще трудно свыкнуться съ чисто - англійскимь бытомь и понять его, осуждають многое. Есть вещи, конечно, достойныя порицанія. Но англійскій театрь можеть развеселить самаго мрачнаго ипохондрика, если онъ только не глупъ и въ состояніи насладиться шуткою".

Послѣ трехмѣсячнаго, проведеннаго большею частію въ библіотекахъ, пребыванія въ Лондонѣ, Нибуръ отправился въ Шотландію. Съ санскритологомъ Вилькинсомъ и еще нѣкогорыми знаменитостями ученаго міра ему не удалось сойтись поближе, потому что ихъ не было въ городѣ. Въ Эдимбургѣ молодаго путешественника ждалъ родственный пріемъ въ домѣ стараго капитана Скотта, который за тридцать пять лѣтъ до того познакомился въ Индіи съ Карстеномъ н оказалъ ему тамъ важныя услуги. Нибуръ вступилъ въ число студентовъ Эдимбургскаго университета. Онъ слушалъ только лекціи естественныхъ наукъ, агрономіи и математики. Въ прочихъ наукахъ онъ ставилъ Нѣмцевъ выше Англичанъ.

"Эдимбургъ, 14 января 1799 года. На чужбинъ я начинаю любить Германію, какъ страну ученыхъ, хотя каждый шагъ напоминаеть мив, что народъ нъмецкій погруженъ въ глубокій сонъ. Непосредственное знакомство съ англійскою литературою уб'єдило меня вполн'є въ нашемъ настоящемъ превосходствъ почти во всъхъ отрасляхъ науки. Это превосходство признается даже здёсь лучшими изъ молодаго поколенія и некоторыми старыми учеными. Очень многіе учатся по нъмецки".--"11 февраля. Сочиненія Канта здъсь въ большомъ ходу, но понятія объ его философія самыя странныя, и, если я не ошибаюсь, его система не утвердится въ этой странъ. Ученія французскихъ софистовъ XVIII стольтія распространяются съ быстротою и при помощи политическихъ событій могуть сдівлаться господствующими въ народъ". — "Февраля 26. У Англичанъ нътъ въ настоящее время ни одного великаго писателя. Зато у нихъ много полезныхъ писателей въ сферахъ математики и естественныхъ наукъ. Философія въ совершенномъ упадкъ. Исторія не выше посредственности. Даже въ политической литературъ, которою славится Англія, не выходить ничего достойнаго вниманія".--,7 мая. Съ самаго начала реформація Шотландія пользуется высокою славою благочестія. Но духовенство вообще не соответствуеть своему призванію. Это скажеть всякій, кто знаеть край. Набожность народа вившияя, безъ всякаго вліянія на образъ мыслей и поступки. Шотландцы читають вытверженныя ими наизусть молитвы, исполняють наружные обряды и проклинають невърныхъ и невърующихъ со всею гордостію души, знающей свои привиллегіи. Я не ставлю болье Юму въ укоръ его строгаго, насмъщливаго отзыва о пресвитеріянахъ временъ Карла І. Я ожидалъ найти у нихъ нравы суровые, а встрътиль одну грубость". - "28 мая. Я слушаю лекціи сельскаго хозяйства у доктора Ковентри. Вероятно, мне не придется приложить ихъ къ делу, но знакомство съ столь важнымъ отделомъ гражданской жизни доставляеть большую выгоду: оно снимаеть преграду, отдъляющую ученаго оть дъйствительнаго работника, и можеть быть полезно мнъ на поприщъ общественной дъятельности. Сверхъ того оно объясняетъ многое въ древнихъ писателяхъ"... Въ промежуткахъ между лекціями Нибуръ успъль посътить нъкоторыя части Шотландіи и осмотръть тамошнія хозяйственныя заведенія. Отзывы его о сельскомъ народонаселеніи не такъ строги, какъ о городскомъ. Видно, что онъ наблюдалъ внимательно все, что ему встръчалось на пути. Ровно черезъ годъ послъ отъъзда изъ Лондона, онъ возврадился въ этотъ городъ и черезъ нѣсколько дней отправился на родину. Приготовительные труды его были кончены. Оставался выборъ поприща. Нибуръ могь быть натуралистомъ, историкомъ, филологомъ, государственнымъ человъкомъ. Онъ былъ готовъ ко всему. Путешествіе по Англіи развило въ немъ, по его словамъ, практическія способности, которыхъ онъ въ себъ не подозръвалъ, но съ другой стороны оно охладило въ немъ юнощескій, поэтическій жарь и заставило смотреть на миръ съ болье положительной точки эрвнія. Вскорь посль возвращенія на родину, онъ женился на Амаліи Беренсъ и убхаль съ нею въ Копенгагенъ, гдъ Шиммельманъ доставилъ ему должность ассессора въ Коммерцъ-коллегіи и секретаря при дирекціи африканскихъ консульствъ.

За исключеніемъ потздокъ въ Мельдорфъ къ родителямъ и предпринятаго, по порученію датскаго правительства, путешествія въ Германію, Нибуръ прожилъ въ Копенгагенъ около шести лътъ. Его почти исключительно занимала служба. Въ 1804 году онъ былъ назначенъ директоромъ банка и получиль въ свое завъдование Ость-индское отдъление въ Коммерцъ-коллегін. Притомъ онъ остался членомъ дирекціи африканскихъ консульствъ. Большая часть дня проходила въ должностной перепискъ и въ переговорахъ съ банкирами и другими лицами торговаго сословія. Нибуръ могъ по праву сказать, что онъ немало содъйствоваль къ поддержанію датскаго кредита н порядка въ финансахъ въ эту бъдственную для Даніи эпоху. Онъ самъ быль свидътелемъ двукратнаго бомбардированія Копенгагена Англичанами, и, не смотря на свою любовь къ этому народу, сохранилъ на всю жизнь горькое воспоминание о его политикъ въ 1801 и 1806 гг. Послъ дневныхъ заботъ, Нибуръ отдыхалъ вечеромъ, читая что-нибудь своей женъ, или за ученою работою. Онъ не могъ совершенно отстать отъ науки, хотя удбляль ей редкіе часы. Въ 1803 году онъ вспомниль свое дътство и перевель съ арабскаго, къ рожденію отца, часть написанной Эль-Вакиди исторіи завоеваній въ Азів при первыхъ калифахъ. Онъ думалъ со временемъ кончить и издать этотъ переводъ вполить и долго берегь рукопись. Къ тому же періоду принадлежить напечатанное въ запискахъ Скандинавскаго Общества разсуждение его о Вильгельм'в Лейсл'в и о датской торговл'в съ Ость - Индіею. Но любимымъ предметомъ его занятій была, впрочемъ, классическая древность. Онъ собираль матеріялы для исторіи политических учрежденій въ греческих республикахъ и написалъ изследование о римскихъ общественныхъ поляхъ. Это быль его первый важный трудь по римской исторіи. Изученіе древнихъ утъщало его въ злополучіяхъ современной исторіи. Онъ черпаль изъ этого источника новыя силы и надежды. Въсть объ Аустерлицкой битвъ потрясла его очень сильно. Находи сходство между тогдашнимъ состояніемъ Германіи, занятой Французами, и положеніемъ Греціи при Филиппъ Македонскомъ, онъ перевель первую Филиппику Демосеена и посвятиль ее императору Александру. Примъчанія къ этому переводу, въ которыхъ находились явные намеки на современныя обстоятельства, обратили на переводчика вниманіе прусскаго министра Штейна. Онъ предложиль Нибуру перейти въ прусскую службу. Предложеніе пришло тъмъ болье кстати, что послъдній быль обиженъ назначеніемъ на объщанное ему датскимъ правительствомъ мъсто молодаго человька знатной фамиліи, уступавшаго ему въ знаніи дъль и въ заслугахъ. Въ Пруссіи ему открывалась болье общирная и не столь утомительная мелочными подробностями дъятельность. Его ввали на мъсто директора банка въ Берлинъ. Онъ прибыль въ этоть городъ въ то самое время, когда дъло шло о существованіи Прусскаго государства.

## II.

Черезъ нъсколько дней по прибыти въ Берлинъ, Нибуръ долженъ былъ оставить этотъ городъ. Государство Фридриха II не выдержало столкновенія съ Францією Наполеона. Битвы при Існть и Ауэрштэдтв рышили споръ въ пользу последней. Прусская армія не существовала более; крепости, которыя могли бы остановить движеніе поб'вдителей и дать русскимъ войскамъ время придти на помощь, сдавались безъ сопротивленія. Старые генералы, начавшие свое поприще въ семильтией войнь, потеряли голову послъ Іенскаго разгрома и прежде мирныхъ гражданъ заговорили о необходимости покориться Наполеону. Король со всемъ семействомъ, со всеми правительствующими лицами перевхаль изъ Берлина въ Кенигсбергъ. Туда же отправился и Нибуръ. Положение его было печально. Здоровье его жены совершенно разстроилось; его служебная будущность была связана съ судьбою государства, за дальнъйшее существованіе котораго онъ имъль причины опасаться. Полагая, что ему нечего болье дылать въ прусской службы, онъ подаль прошеніе объ отставкі и думаль посвятить себя исключительно ученымъ трудамъ или торговымъ оборотамъ. Рижскій банкиръ Клейнъ сдізлалъ ему даже предложение вступить къ нему въ товарищество. Но прусское правительство, болбе чемъ когда либо, нуждалось тогда въ такихъ людяхъ, какъ Нибуръ: вмъсто отставки, онъ получилъ нъсколько новыхъ и важныхъ порученій; между прочимъ на него было возложено попеченіе о продовольствім русской арміи, вступившей въ прусскія владінія. Не смотря на всв трудности этого дъла, онъ исполнилъ его съ честію для себя и вступилъ въ довольно близкія отношенія къ генералу Беннигсену и тайному совътнику Попову. Изъ писемъ его видно, что онъ хорошо узналъ качества нашего солдата и отдалъ имъ полную справедливость. Обремененный должностными трудами, не имъя подъ рукою книгъ, онъ однако не упускаль изъ виду науки и сталь учиться по русски. Доротев Генслерь,

которая требовала оть него творческой дъятельности и упрекала его за расточеніе силь и безплодное накопленіе неприлагаемых вы ділу матеріяловы, онъ отвъчалъ слъдующими словами: "Если бы природа назначила меня быть поэтомъ, твои упреки были бы справедливы: такая тяжелая работа ниже поэта. Но историкъ долженъ допросить каждый народъ, по возможности, на его родномъ языкъ. Языки и характеры народовъ происходять изъ одного и того же необъяснимаго начала: тотъ не знаеть вполнъ народа, кто не понимаеть его языка. Человъку, знакомому съ восточными языками, нельзя не сердиться на сказки и бредни, пущенныя объ Арабахъ и Персахъ людьми, не знающими ни по арабски, ни по персидски. Какъ можетъ судить о Французахъ тотъ, кто читаетъ Телемака въ переводъ? Жаль, что нельзя изучить всёхъ языковъ... Полагаю, что занятія мои въ теченіи нынъшней зимы (1806—1807) принесли мнъ пользу: я составиль себъ о древнихъ и новыхъ Русскихъ болъе опредъленное поиятіе, нежели другіе иностранцы, за исключеніемъ Шлецера. Славянскій языкъ привель меня къ очень важнымъ историческимъ открытіямъ, относительно общаго происхожденія народовъ. Я читаль также славянскую Библію и пришель къ новымъ богословскимъ соображеніямъ. Ты видишь, что я сидёлъ не надъ одними словами и не обременялъ памяти мертвыми матеріялами". Труды и хлопоты Нибура не прекращались до Тильзитскаго мира. Онъ принужденъ быль оставить больную жену въ Мемель и провель первую половину 1807 года въ постоянныхъ разъездахъ. Не задолго до заключенія мира, прусское правительство отправило его въ Ригу съ кассою и архивами... Французы приближались къ русской границъ. Большей части чиновниковъ, оставшихся безъ дёла и безъ жалованья, разрёшено было искать службы въ другихъ государствахъ. Друзья совътовали Нибуру подумать о томъ же: ему открывалась возможность получить место въ Россіи или въ Англіи. Шиммельманъ звалъ его обратно въ Данію. Но онъ остался въренъ новому застигнутому бъдою отечеству. Графъ Гарденбергъ просилъ его со слезами не покидать службы королю.

Тильзитскій миръ свелъ Пруссію съ положенія первостепенной державы, которое ей доставиль геній Фридриха Великаго. Она потеряла всё за-эльбскія и большую часть присоединенныхъ отъ Польши областей съ четырьмя милліонами жителей. Сверхъ того, Наполеонъ наложилъ на нее огромную контрибуцію, запретиль ей держать болѣе 42 тысячъ человѣкъ войска и вмѣшивался въ ея внутреннее управленіе. Министръ Гарденбергъ долженъ быль по его требованію удалиться отъ дѣлъ; въ слѣдующемъ году такая же участь постигла Гарденбергова преемника, барона Штейна, великаго гражданина, стоявшаго во главѣ тѣхъ смѣлыхъ государственныхъ людей и воиновъ, которые не отчаялись въ судьбѣ прусской монархіи и надѣялись вознаградить внѣшнія утраты развитіемъ и напряженіемъ духовныхъ силъ народа. Для обезсиленной послѣднею войною Пруссіи наступила пора внутренняго возрожденія. Устарѣвшія учрежденія смѣнились новыми; войско было преобразовано; оскорбленное чувство гражданъ поднято надеждою на новую, болѣе славную борьбу. Подозрительный надзоръ французскихъ властей могъ

вредить лицамъ, а не дѣлу. Въ людяхъ, окружавшихъ съ 1807 года престолъ Фридриха Вильгельма III, соединялись строгія доблести древняго міра съ средневѣковымъ рыцарствомъ. Какой рядъ поэтическихъ и крѣпкихъ характеровъ отъ античнаго Шарнгорста до падшаго жертвою юношескаго героизма майора Шиля! Нибуръ занялъ непослѣднее мѣсто въ этой величавой дружинъ. Онъ принялъ дѣятельное участіе въ преобразованіи финансовыхъ учрежденій Пруссіи. Эта часть законодательства обязана ему многимъ, хотя не всѣ его планы были приняты. Законъ 9 октября 1807 года, совершенно измѣнившій отношенія сельскаго народонаселенія, былъ отчасти его дѣломъ.

Въ началь 1808 года онъ отправился въ Голландію съ порученіемъ прусскаго правительства заключить тамъ заемъ для уплаты контрибуціи Наполеону. Политическое положеніе Пруссіи не внушало большаго дов'єрія банкирамъ, и потому Нибуръ долженъ былъ бороться съ значительными трудностями. Онъ прожилъ около года въ Амстердамъ; исправляя въ тоже время должность дипломатическаго агента, коротко познакомился съ языкомъ, летературою и исторією Голландіи, но не могь привыкнуть къ холодному и разсчетливому карактеру народа. Отсутствіе близкихъ людей, недостатокъ привычныхъ занятій часто наводили на него уныніе, которое высказывается въ его письмахъ въ Доротев Генслеръ... "Никто не можетъ въ такой степени довольствоваться положеніемъ зрителя, какъ я: я даже не аплодирую и не шикаю. Между тъмъ мои мирныя занятія прерваны. Чтобъ не отстать отъ нихъ совершенно, я читаю всего Демосеена и не безъ пользы. Больно, что со мной неть моихъ книгъ. Я бы могъ превосходно воспользоваться настоящимъ досугомъ и написать исторію той эпохи, которую понимаю, какъ будто самъ жилъ съ Демосоеномъ. Въ ней можно найти живое изображение нашихъ современниковъ съ ихъ легкомысліемъ, поверхностностію и бездарностію. Сходство простирается даже до той жажды веселій, въ которыхъ мы нщемъ себъ утьшенія, между тьмъ какъ въ другую эпоху всемірной печали и разложенія осмінваемые теперь отшельники уходили въ пустыни, образованные люди собирались въ монастыри и сосредоточивали въ сердцахъ своихъ всю силу скорби, которую несли въ загробный міръ. Неужели моя жизнь пройдеть безплодно, и я не сділаю ничего, достойнаго существованія?.. Со дня заключенія Тильзитскаго міра, я высказываю тіже митінія, какія Фокіонъ высказывалъ Авинянамъ, но между декламаторами противной стороны я не встрътилъ ни одного Демосеена. Даже Гиперидовъ нътъ; Діеевъ много \*) "... Бесъды съ ученымъ дипломатомъ Валькнаеромъ доставляли Нибуру пріятное развлеченіе среди однообразной и скучной жизни, которую онъ велъ въ Амстердамъ. "Давно уже, пишетъ онъ, не случалось мнъ встръчать такого умнаго знатока древней литературы. Онъ знаеть Римъ и классиковъ, какъ Нъмцы или другіе народы, у которыхъ есть своя литература, знають собственныхъ писателей и свою исторію. Съ нимъ могу я говорить какъ съ равнымъ. Знаменитъйшіе филологи, которыхъ миъ удалось до сихъ

<sup>\*)</sup> Діей, продажный стратегь Ахейскаго союза.

поръ видъть, принимають такой тонъ, какъ будто они одни посвящены въ тайны науки, чего я никакъ не могу допустить. Валькнаеръ много видълъ на свътъ (онъ былъ прежде посланникомъ) и понимаетъ древнихъ не потому только, что знаетъ грамматику. Онъ ищеть въ классикахъ не однихъ древностей или словъ. Въ нашихъ понятіяхъ много сходнаго". Не задолго до отъбзда своего изъ Амстердама, гдв ему не удалось, по разнымъ причинамъ. исполнить возложеннаго на него порученія, Нибуръ быль поражень въстію о паденіи Штейна. Гитьвъ Наполеона разразился надъ прусскимъ министромъ, который принужденъ былъ не только сложить съ себя свое званіе, но искать убъжища сначала въ Австріи, потомъ въ Россіи. Положеніе Нибура, какъ человъка близкаго Штейну, пользовавшагося его полнымъ довъріемъ, было не совстви безопасно. Тогдашній король голландскій, Лудовикъ Бонапарте, увъдомилъ его тайно о надзоръ за нимъ французской полиции. На возвратномъ пути въ Пруссію, Нибуръ провелъ нъсколько мъсяцевъ въ Голштиніи, въ кругу родныхъ и друзей своихъ. Но судьба европейскихъ государствъ не переставала его сильно тревожить. Онъ менъе, чъмъ кто другой, могъ быть равнодушнымъ зрителемъ трагедіи, которая разыгрывалась предъ его глазами. Воображеніе его рисовало мрачными красками будущность нашей части свъта. Въ возрастающей безиравственности народовъ видълъ онъ признакъ неудержимаго разложенія и не ожидаль пользы оть отдільныхъ, личныхъ усилій. Въ мат 1809 года онъ писаль изъ Мельдорфа: "прочти въ Гиббонъ исторію императора Майоріана. Онъ превосходиль вськъ своихъ предшественниковъ добродътелью и не уступаль ни одному изъ нихъ въ дарованіяхъ и мужествъ. Силы его были еще значительны и могли казаться малыми только въ сравненіи съ прошедшимъ. Онъ былъ мудрый правитель и ясно понималъ свои отношенія къ народу; однако и ему не удалось бы ничего сделать противъ века, даже при более долгой жизни и при полноте върованій. Для него лично смерть была высшимъ благомъ: она настигла его среди надеждъ на успъхъ". Смълый поступокъ майора Шиля возбудиль въ немъ скорбное недоумъніе. "Не знаю, вакъ назвать его, великимъ человъкомъ или простымъ искателемъ приключеній", говорить Нибуръ. "Во всякомъ случать онъ счастливецъ, даже если ему суждено погибнуть. Это первое смізлое, небывалое въ теченіи многихъ літь дізло. Разрушеніе гражданскихъ отношеній и формъ совершилось. Теперь начинается гніеніе или зарождается новая жизнь. Но гдъ зародыши этой жизни? Не знаю, на кого больше сердиться: на техъ, которые рукоплещуть удальцу, потому что ихъ тъщить отвага, или на тъхъ, которые бранятъ Шиля за необдуманную дерзость". Эти горькія мысли уступили місто другимь, боліве отраднымь во время пребыванія Нибура въ Нютшау, помъстью его друга, графа Адама Мольтке. Здісь наконець отдохнуль онь душой послів долгаго, мучительнаго напряженія. Въ письмів къ Дороте в Генслеръ отъ 3 августа высказывается это изм'внившееся подъ вліяніемъ дружбы и природы настроеніе духа. "Жадное требованіе покоя, которое ты такъ часто читала на лицъ моемъ, можеть служить тебъ ручательствомъ, что жизнь съ Мольтке, тишина здъшнихъ мъсть и свъжій, сельскій воздухъ на меня благотворно дъйствуютъ.

Струны, въ продолженіи многихъ літь болітаненно натянутыя, почти утратившія силу вслідствіе постояннаго раздраженія, успокоились и задремали. Здъсь, гдъ меня не жжеть болье мелкій огонь новостей, не мучать изнуряющія страсти разговора, я могу устранять отъ себя безнадежное созерцаніе вещей, даже не думать о собственной участи. Перенесенному изъ отдаленной действительности въ тесный кругъ ближайщаго, непосредственнаго настоящаго мить удалось воскресить въ себъ интересы, отъ которыхъ я давно отвыкъ, и полузабытыя идеи. Чистый воздухъ, поле, лъсъ, трава удъляють мив часть своей жизни. Мив часто бываеть не хорошо, ръдко бываеть легко, но я чувствую, что мит лучше на просторт, чтмъ въ городъ, и что выздоровленіе и радость для меня еще возможны. До свободнаго, творческаго, оживленнаго фантазіею размышленія, въ которомъ одномъ я могь бы обръсти внутреннюю полноту и удовлетвореніе, я еще почти не доходиль. Быть можеть, я стремлюсь къ элементу мить не свойственному. Влекущій меня инстинкть не можеть, однако, обманывать: иначе я нашель бы успокоеніе въ низшей, предназначенной мить сферть. Но крылья мон подръзаны, мышцы отъ долгой неподвижности утратили гибкость, умственныя привычки загрубъли. Что на моемъ столъ накопляются книги, извинительно, хотя и несообразно съ монми цълями. Я такъ давно лишенъ былъ счастія пользоваться библіотекою, что не въ состояніи устоять противъ искушенія и наслаждаюсь книгами. Съ другой стороны, это полезно. Только чрезъ прикосновение къ струнамъ, въ продолжении многихъ лътъ нетронутымъ, возстановляется моя память. Я долженъ снова привыкать къ ученому труду, справкамъ и чтенію".

"Въ Діонисіи Галикарнасскомъ нашель я дополненія къ старой моей работь, проследиль также доказательства вы пользу моего мненія, что между Римомъ и Греками рано возникли сношенія и образовались связи. Мимоходомъ встретиль я кое - что для обозренія древнейшихъ племенъ западной Европы, потомъ прочелъ съ почтеніемъ и восторгомъ (эти чувства доставляють мив высокое удовольствіе) ивсколько сочиненій Мирабо о финансахъ. Они наломнили мнъ мои собственныя, давно, впрочемъ, мною понятыя ошибки, которыхъ я въроятно избъжалъ бы при такомъ руководствъ. Но притомъ я вспомниль также о страшных ошибкахь дюдей, предъ которыми быль зажжень этоть светильникь, которые, по зрелости своей, могли имъ пользоваться, и однако бродили, какъ слепые, во тьмъ. Такъ вотъ мнимая польза великихъ писателей! Отечество Мирабо не хотъло его слушать и ринулось въ бездну, на которую онъ съ воплемъ отчаянія указывалъ. Другимъ народамъ не пошли въ прокъ ни истины, имъ сказанныя, ни примъръ. Меня очень занимають физико-философскія сочиненія Баадера, проникнутыя саиымъ мистическимъ духомъ. Вообще, они столько же вредны, сколько безплодны по темнотъ своей. Для каждаго, кто не довольствуется словами и обращающимися въ одномъ кругв толкованіями, ясно, что надъ нашими науками есть истина, которая къ нимъ относится, какъ живое существо къ своему изображеню. Но мы не въ состояни обойтись безъ науки, и всъ наши чаянія и догадки получають смысль только при твердомъ опредѣленіи

границъ положительнаго знанія. Взятыя отдѣльно, онѣ обращаются въ сны и воздушные образы". Нибуръ питаетъ, впрочемъ, большое уваженіе къ характеру и глубокомыслію Баадера и совѣтоваль даже своей свояченицъ читать его статьи чисто философскаго содержанія.

Подробный разсказъ о служебной дъятельности Нибура въ 1809 и 1810 годахъ быль бы здёсь неумёстенъ. По возвращени въ Берлинъ, онъ назначенъ членомъ государственнаго совъта и получиль въ завъдование отдъленіе государственных в долговъ и кредитных в учрежденій. Сверхъ того, онъ заступиль мъсто I. Мюллера въ званіи прусскаго исторіографа и быль принять въ число членовъ Берлинской академіи. Друзья его боялись за его здоровье при такомъ множествъ и разнообразіи трудовъ. Но работа была стихією, въ которой ему всего привольные и здоровые было жить. Она отвлекала его отъ мрачныхъ думъ и сообщала спокойствіе его раздражительному характеру. Къ сожальнію, вившнія отношенія не соотвытствовали требованіямъ и ожиданіямъ Нибура. Онъ не могь согласиться съ планами финансовыхъ реформъ, предложенными королю графомъ Гарденбергомъ, который съ согласія французскаго правительства, снова сталь главою прусскаго министерства. Нибуръ, считая мити графа объ этомъ предметь вредными для государства, не соглашался на введеніе бумажныхъ денегъ, на выкупъ поземельной подати, на земскій акцизъ и на высокіе ремесленные налоги. Руководствуясь своими убъжденіями, онъ подаль прямо королю возраженіе на предложенные Гарденбергомъ планы. Поступокъ этотъ навлекъ на него неудовольствіе короля и вообще быль перетолкованъ Берлинскою публикою въ дурную для Нибура сторону. Уваженіе людей, которыхъ мивніемъ онъ наиболъе дорожилъ, между прочимъ самого Гарденберга, вознаградило его за несправедливость большинства. Осенью 1810 года онъ испросиль себъ увольнение отъ своихъ должностей по въдомству финансовъ и впервые послъ университетской жизни занялся исключительно наукою.

Ему было тогда тридцать четыре года. Онъ вступиль на новое поприще съ огромнымъ запасомъ природныхъ силъ и пріобретенныхъ средствъ. Многольтняя дъятельность въ высшихъ сферахъ государственнаго управленія, обширныя и разнообразныя связи сообщили ему твердый, практическій, різдкій у нізмецких ученых взглядь на исторію. Онъ виділь своими глазами живое движение событий и принималь въ судьбъ народовъ не одно теоретическое участіе. Съ этой стороны, онъ примыкаеть въ школь англійскихъ политическихъ историковъ, у которыхъ въ свою очередь много общаго съ древними. Но у Нибура болъе поэтическаго чувства, болъе истиннаго творчества, чемъ у Англичанъ. Ученостію онъ превосходилъ самого Гиббона. Мы уже имъли случай говорить объ объемъ и глубинъ его знаній. Въ 1810 году онъ зналъ болъе двадцати языковъ, — на многихъ онъ говорилъ и писаль, какъ на своемъ родномъ. Всв значительныя произведенія древнихъ и новыхъ литературъ были ему извъстны въ подлинникъ. Короче, онъ былъ великій филологъ, основательный знатокъ естественныхъ наукъ, за усиъхами которыхъ не переставалъ следить, историкъ и камералисть. Такое соединеніе разнородныхъ світдіній въ одномъ человіть можеть показаться

невъроятнымъ. Оно объясняется только чудесною памятью Нибура. Онъ не имъть надобности въ выпискахъ изъ книгъ, ибо помнилъ все читанное имъ. Ссылки на древнихъ писателей онъ обыкновенно дълалъ на память, и никто еще не уличиль его въ невърной цитатъ. Будучи посломъ въ Римъ, онъ встрътилъ тамъ члена англійскаго парламента, искавшаго справокъ для какого-то статистическаго вопроса. Нибуръ вспомниль, что англійскіе журналы занимались этимъ предметомъ за двадцать лътъ до того, во время его пребыванія въ Эдинбургъ, и продиктовалъ своему знакомому длинный рядъ удержанныхъ имъ въ памяти цифръ. Цифры оказались върными. Въ другой разъ онъ подвергся слъдующему опыту. Жена его взяла Гиббонову "Исторію паденія Римской Имперіи" и стала спрашивать его по указателю о самыхъ мелкихъ фактахъ и темныхъ именахъ, упоминаемыхъ въ этомъ великомъ твореніи. Нибуръ былъ занятъ другимъ дъломъ. Не прерывая начатой работы, онъ выдержалъ долгій допросъ, не сдълавъ ни одной ошибки.

Нибуръ еще не сосредоточилъ своихъ изслъдованій на одномъ любимомъ предметь. Его мысль свободно гуляла по обширному полю науки и долго не стояла на одномъ мъстъ. Изъ уцълъвшей, можетъ быть еще въ Копенгагенъ составленной записки видно, что онъ колебался между Римомъ, Грецією и Аравійскимь калифатомъ. Для всёхъ этихъ трудовъ у него были приготовлены въ головъ богатые матеріялы. Счастливый случай опредълиль его призваніе. Въ августь 1810 года, въ день отъезда Доротеи Генслеръ, прівзжавшей въ Берлинъ для свиданія съ родными, къ Нибуру, который быль разстроенъ проводами, пришелъ его пріятель Спальдингъ. Въ разговоръ онъ сказалъ между прочимъ, что намъренъ, въ качествъ академика, читать лекціи въ открывшемся тогда Берлинскомъ университеть. Нибуръ былъ сильно пораженъ этой мыслью. Ему показалось, что само небо указывало ему на дъло, которымъ онъ могъ успокоить свою внутреннюю тревогу. Его затрудняль только выборь предмета для задуманнаго имъ курса. Въ половинъ сентября онъ ръшился читать Римскую исторію. "Я начнупишетъ онъ къ Доротев Генслеръ-съ древнейшихъ временъ Италіи и постараюсь изобразить древніе народы не съ узкой точки зрівнія ихъ подчиненія Риму, а независимо отъ этого факта, такими, какъ они были до римскаго завоеванія. Въ Римской исторіи займусь учрежденіями и администрацією, о которыхъ я составиль себ'є живое представленіе. Мн'є хот'єлось бы довести разсказъ до того времени, когда формы, развившіяся изъ античныхъ началъ, совершенно вымерли и уступили мъсто средневъковымъ". Онъ принялся за работу съ истиннымъ одушевленіемъ. Для него наступили безспорно лучшіе, самые свътлые дни его жизни.

1 ноября онъ началъ чтеніе своихъ лекцій передъ многочисленною и внимательною аудиторіей, въ которой находились почти всѣ ученыя знаменитости тогдашняго Берлина: Савиньи, Бутманъ, Спальдингъ, Шлейермахеръ, Ансильонъ и другіе. Курсъ открылся превосходнымъ, произведшимъ сильное впечатлѣніе на слушателей введеніемъ. Нибуръ объяснилъ имъ свою точку зрѣнія на Римскую исторію и указалъ на живую связь этой исторіи

съ современностью. Въ Германіи происходила тогда, подъ вліяніемъ новъйшихъ событій и ненависти къ Французамъ, сильная реакція противь всего латинскаго. Романтическая школа, стоявшая во главъ литературнаго движенія, пользовалась этимъ настроеніемъ умовъ и доводила до нельпой крайности уваженіе къ нъмецкой національности и презръніе къ иноземнымъ вліяніямъ, исказившимъ, по ея мивнію, чистоту народнаго характера. У Нибура, какъ у большей части замъчательныхъ людей этой эпохи, были общія стороны съ романтиками; но онъ безконечно превосходиль ихъ ясностію своихъ возэртній на исторію. Онъ заключиль свое введеніе слідующими словами, имъвшими для его слушателей не одно научное значеніе. "Мы смъло можемъ сказать, что тв германскія племена, которыя остались на родной почвъ и не отреклись отъ родины, живя среди побъжденныхъ ими Римлянъ, были съ избыткомъ награждены за въковую борьбу свою съ Римомъ выгодами, которыя произошли для нихъ изъ римскаго владычества надъ міромъ. Безъ этого явленія и созръвшихъ, благодаря ему, плодовъ, мы едва ли бы перестали быть варварами. Достойныя почтенія, невозвратимыя свойства нашихъ предковъ были вытъснены не формами, которыя они взяли съ классической почвы и усвоили себъ при распространеніи литературы, а безсмысленнымъ заимствованіемъ чужаго вкуса и чужихъ ндей, которыя, къ нашему вреду, проникли къ намъ еще прежде и надолго лишили насъ теплоты и истины". У каждаго народа слышится по временамъ жалоба на порчу собственной напіональности, на преобладаніе чужеземныхъ началь. Такъ жаловался Римъ на Грецію, Нѣмцы на Италію и Францію, Франція на Англію. Многимъ ли понятенъ смыслъ этой жалобы?...

При чтеніи своихъ лекцій, Нибуръ не довольствовался передачею однихъ результатовъ. Онъ вводилъ своихъ слушателей во всѣ подробности труднаго, глубокомысленнаго изслъдованія. Возстановленіе Римской исторіи совершалось передъ ихъ глазами, можно сказать, при ихъ содъйствіи. Ученая и мыслящая аудиторія въ свою очередь благотворно д'айствовала на прецодавателя. Онъ довърчиво подвергаль ея приговору участь своихъ смелыхъ предположеній. Между нимъ и ею образовалась живая связь обоюднаго вліянія, постоянный, богатый результатами обм'ьнь идей. Каждая лекція входила новымъ и важнымъ фактомъ въ исторію науки. Такъ думалъ Савиньи, по словамъ Нибура — первый знатокъ этого дъла между современниками. Въ самомъ дълъ, заслуги Нибура были велики. Онъ состояли не въ одной отрицательной критикъ, не въ простомъ отдъленіи поэтическихъ прим'всей отъ действительныхъ событій, которыя такимъ образомъ теряли для насъ привычную красоту: въ его трудъ было безконечно много творчества. Подобно сказочному колдуну, онъ поперемънно поливаль свой предметъ мертвою и живою водою, разсъкаль его какъ трупъ и потомъ слагалъ снова въ органическое тело. Въ основания его критики лежала следующая положительная мысль: исторія, какъ наука, или какъ отчетливое сознаніе прошедшаго, начинается у народовъ уже вследствіе долгихъ опытовъ и жизни. Ей предшествуетъ поэтическое, не ясное, но и не лживое воспоминаніе о первой эпох'в народнаго существованія. Эти воспоминанія облека-

ются въ соответствующіе ихъ внутреннему характеру внешніе образы. Пъсня и поэтическое сказаніе являются задолго до льтописи. Народъ досможно ими, потому что они говорять ему доступнымы для него языкомы о его детстве; онь верить имъ потому, что узнаеть въ нихъ самого себя. Оть памятниковъ такого рода не должно требовать точности хронологическихъ или географическихъ опредъленій. Безсознательное дітство народовъ принадлежить темному Хроносу, пожирающему собственныхъ дътей, т. е. лица и событія. Опредъленное, индивидуальное тонеть безъ сліда въ неокръпшей еще памяти человъка, удерживающей только общія черты и, можно сказать, массы происшествій. Этими смутными, разб'єгающимися подобно облакамъ образами играетъ впоследствіи народная фантазія. Она даетъ имъ ясную форму и выразительный, большею частію символическій обликъ. По мере того, какъ укрепляется въ народе сознаніе, ослабеваеть его фантазія. Чёмъ тверже и рёзче принимаются памятью отдёльныя явленія, тъмъ менье остается мъста поэтическому элементу. Но такой переходъ изъ области фантазіи въ область дівствительности совершается не вдругь. а постепенно. Первыя льтописи заимствують многое изъ пъсенъ. Задача мыслящаго историка-указать сначала на рубежь, отдъляющій чистую исторію отъ поэтической, потомъ одінить по достоинству посліднюю. Въ ней есть своя истина. Кромъ того, что въ ней чище, чъмъ гдъ либо, отражается непосредственный, еще не изм'вненный никакими вліяніями характеръ народа, она содержить въ себъ указанія на дъйствительныя событія и неръдко раскрываеть ихъ внутренній смысль. Критика Нибура не посягала на красоту римскихъ сказаній: она была разрушительна для басенъ, внесенныхъ писателями, а не для созданій народной фантазіи, которыхъ историческое значеніе онъ понималь какъ немногіе. Едва ли кто другой обходился такъ осторожно съ античными мисами и преданіями, и эти великолъпные, но нъжные цвъты не теряли своей свъжести отъ его прикосновенія. Это подтвердить всякій знакомый съ трудами великаго историка. Мы скажемъ дале о его превосходномъ разборе римскихъ историковъ. Никогда политическія учрежденія державнаго города не подвергались такому строгому и вижсть многостороннему изследованію. Нибуръ объясняль ихъ не одними текстами источниковъ, но и аналогическими явленіями въ жизни другихъ народовъ. Его колоссальная память и огромная начитанность давали ему возможность пользоваться мелкими, ускользающими отъ вниманія обыкновенных читателей фактами для самых любопытных сближеній и выводовъ. Отношенія поземельной собственности въ Дитмарсенъ дали ему ключь къ уразумънію аграрныхъ законовь и вообще объяснили ему значеніе государственных в земель въ Римъ. Мексиканское льтосчисленіе привело его къ циклической системъ древнихъ италійскихъ племенъ. Впрочемъ, онъ не почиталь своихъ розысканій оконченными и думаль о дальнъйшихъ трудахъ. Доказательства находятся въ его письмахъ къ Доротев Генслеръ. "19 марта 1811 года. Мит кажется, что важность моихъ изследованій о Римской исторіи возрастаеть съ каждою недівлею. Я надібюсь разрішить такія загадки, надъ которыми одни трудились до сихъ поръ напрасно; другіе

Digitized by Google

ихъ осторожно обходили. Но все это еще не составляеть настоящей исторіи. — 18 мая. Я приближаюсь къ концу моихъ чтеній. Скоро начну ихъ печатать. Я приступаю къ этому ділу съ яснымъ сознаніемъ того, что находится въ моей книгъ, и ея будущаго значенія. Первый пріемъ меня нісколько безпокоитъ, частію потому, что многое можно и должно было лучше отдівлать; частію оттого, что нашей публикъ нельзя безнаказанно предложить такъ много новаго, какъ бы ни были убіздительны доводы. Пріемъ любви мні уже быль сдівланъ со стороны Савиньи и другихъ друзей; теперь предстоитъ пріемъ непріязни. Въ похваль и порицаніи, въ самомъ изслідованіи я не отступаль отъ убізжденія и готовъ умереть за свою книгу. Для чтенія она годится только отчасти. Я знаю самъ, что рядомъ съ удавшимися містами находятся другія, тяжелыя и нескладныя. Достоинство моей книги заключается въ критикъ и въ объясненіи многихъ частностей въ учрежденіяхъ, законахъ и т. д.".

Зима 1810 — 1811 года быстро прошла для Нибура среди занятій, доставлявшихъ ему высокое наслажденіе. Сверхъ чтенія лекцій, онъ написаль статью для академіи, трудился надъ планами административныхъ улучшеній по просьбъ министра графа Дона, и принималъ самое дъятельное участіе въ засъданіяхъ небольшаго, частнымъ образомъ составившагося общества филологовъ, котораго членами были лучшіе друзья Нибура: Савиньи, Спальдингъ, Бутманъ, Гейндорфъ и еще нъсколько человъкъ ему близкихъ по занятіямъ и направленію. Они сходились каждую пятницу, объясняли древнихъ писателей съ грамматической и исторической стороны и потомъ заключали вечеръ веселою бесъдою. Нибуръ вынесъ изъ этого избраннаго кружка самыя отрадныя воспоминанія. Ему необходимо было съ къмъ-нибудь дълиться своими мыслями. Въ Берлинъ онъ могъ вполнъ удовлетворять этой потребности. Безъ поощренія со стороны друзей онъ въроятно не приступиль бы даже къ чтенію своего курса. На это намекають слова, сказанныя имъ въ предисловіи къ первому тому Римской исторіи. "Есть вдохновеніе, источникомъ котораго бываеть присутствіе и бесёда любимыхъ нами людей. Ихъ непосредственное вліяніе сообщаеть намъ поэтическое настроеніе духа, даеть силу, бодрость и ясность взгляда. Этому вліянію обязань я всімь лучшимъ, что было въ моей жизни. Я обязанъ друзьямъ моимъ успъшнымъ возвратомъ къ давно покинутымъ или слабо поддерживаемымъ занятіямъ. Благословляю за то дорогую мит память почившаго Спальдинга. Примите и вы громкое выраженіе моей признательности, Савиньи, Бутмань, Гейндорфъ. Безъ васъ и нашего умершаго друга я никогда не ръшился бы приступить къ этому труду; безъ вашего участія и живительнаго присутствія онъ едва ли могъ быть приведенъ къ окончанію". Впрочемъ, жизнь въ кругу людей, которые были въ состояніи понимать его, поддерживая внутреннюю дъятельность Нибура, иногда отвлекала его оть литературной производительности. Высказанная и уясненная въ разговоръ мысль теряла для него прелесть новизны. Онь переставаль считать ее своею собственностію и быль доволенъ тъмъ, что изустно передалъ ее другимъ, способнымъ ею воспользоваться. Онъ не таиль своихъ открытій и охотно сообщаль ихь въ частной

бесъдъ. Смерть Спальдинга, умершаго въ іюнъ 1811 года, была для него тяжкимъ ударомъ.

Черезъ нъсколько дней послъ этой потери онъ отправился на родину въ Гольштейнъ, гдъ снова провелъ два пріятныхъ мъсяца. Давно не видали его родственники его такимъ бодрымъ и веселымъ. Но на днъ души его такиось больное, намъ изъ предыдущаго извъстное чувство сожальнія о безплодно потерянныхъ силахъ. По возвращеніи въ Берлинъ, онъ писалъ къ Якоби о своемъ нравственномъ состояніи. Вотъ нъкоторыя мъста изъ этой любопытной исповъди.

"Отлученіе отъ міра въ небольшомъ городків, жизнь, съ раннихъ літь ограниченная домомъ и садомъ, пріучила меня удовлетворять ненасытныя требованія моей дітской фантазіи не изъ дібіствительности и природы, а изъ книгъ, картинъ и разговоровъ. Воображение мое отрашалось отъ настоящаго и переносило въ свою область все, что я читалъ; а я читалъ безъ меры и безъ цели. Действительность скрылась отъ меня, такъ что я могь понимать только на основани чужихъ понятій и смотрълъ на вещи не своими глазами. Этотъ мірь изъ вторыхъ рукъ быль мив хорошо извыстенъ; я даже обладалъ преждевременною зрѣлостію разсудка; но истина во мнъ самомъ и внъ меня была недоступна моему взору. Даже древность, къ изученію которой я приступиль впоследствіи съ такою страстію, служила долгое время преимущественно къ наполнению новыми образами моего мечтательнаго міра и къ его оживленію. Затворничество, къ которому я былъ приговоренъ болъзнію и опасеніями родныхъ за мое здоровье, сдълало изъ меня комнатную птицу. Особенности зръдаго возраста основаны на наблюденіяхъ и понятіяхъ, пріобретенныхъ въ детстве, такъ какъ крепость телесная развивается изъ ранняго употребленія нашихъ силь; но для меня д'втскіе годы прошли безплодно. Никому не приходило въ голову спросить у меня, что я делаю. Только на тринадцатомъ году началъ я порядкомъ учиться. Родители радовались, видя, что я всегда занять и что не только иду въ уровень, но даже обгоняю моихъ ровесниковь въ предметахъ, которымъ ихъ учили, а меня нътъ. Сверхъ того я могъ толковать какъ взрослый о множествъ вещей, извъстныхъ мнъ изъ книгъ. Мнъ самому становилось страшно: я убъдился, что, не смотря на принадлежавшее мнъ дарство призраковъ, я въ дъйствительномъ міръ былъ бъденъ и безсиленъ. Тогда я поняль, что истина заключается въ положительномъ воззрвніи на предметы, изъ котораго исходить настоящая поэзія. Систематическое занятіе наукою казалось мит тяжелымъ, и, къ сожалтнію, я обходиль трудность, оставляя въ сторонъ то, чего не могь себъ усвоить. Я быль близокъ къ внутреннему перерождению и не дошелъ до него. Путешествие въ Англію, пребываніе среди народа, отличающагося опред'вленностію мысли и ръшительностію дъйствій, невольное занятіе облагороженными здізсь достоинствомъ формы и приноровленіемъ къ цъли житейскими предметами помогли мнъ перейти въ реальную сферу и открыли глаза на многое. Тогда я подавиль въ себъ воображеніе, подчинился строгой духовной діэть и долго жилъ въ совершенной зависимости отъ внішняго міра. Я чувствоваль себя,

впрочемъ, бѣднѣе, чѣмъ когда-либо... Странный случай заставиль меня, вскорѣ послѣ вашего отъѣзда изъ Голштейна, оставить Копенгагенъ. Со мной быль мой ангелъ-хранитель. Я пріѣхаль въ Берлинъ въ эпоху распаденія государства, которому хотѣлъ себя посвятить. Среди горя и заботъ, я испыталь болѣе важнаго, чѣмъ во всѣ предшествовавшіе годы. Обстоятельства мои безпрестанно измѣнялись: я долженъ быль дѣйствовать осторожно и рѣшительно. Передо мной открылась великая сцена, не похожая на скучную драму моей прежней, мирной жизни. Я научился ставить самого себя на карту—и играль счастливо. Обломовъ, на которомъ я тавъ долго носился по волнамъ, присталъ къ берегу, и я очутился въ странѣ моихъ юношескихъ желаній, среди самаго благопріятнаго для ученыхъ занятій досуга, въ пріятномъ кругу друзей".

Льтомъ 1811 года вышель въ свъть первый томъ Нибуровой "Римской исторін", доведенный до смерти Спурія Кассія, въ 269 году отъ основанія города. Въ началъ зимняго семестра онъ приступилъ къ продолженію своего курса. Между его слушателями было много офицеровъ, которыхъ присутствіе радовало Нибура, ибо служило свидетельствомъ новаго духа и направленія въ прусской армін. Самыя лекцін доставляли ему, впрочемъ, менъе удовольствія, чъмъ въ предъидущемъ году: ему приходилось болье разсказывать, чемъ изследовать. "Распределение и развитие событий-говорить онъ-не доставляеть такого наслажденія, какъ открытіе новаго закона или общей, плодотворной истины. Мнъ было бы полезнъе и пріятнъе кончить эти лекціи и перейти къ другому предмету розысканій. Следующимъ летомъ я думаю читать о Оукидидъ или о законахъ и учрежденіяхъ греческихъ государствъ". Онъ жаловался на бъдность матеріяловъ, при которой невозможна живая исторія. Между тэмъ первый томъ "Римской исторіи" возбудилъ разнообразные толки. Публика была недовольна неровнымъ языкомъ этой книги. Нибуръ написалъ по этому поводу любопытное письмо къ Доротев Генслеръ.

"Берлинъ 28 января 1812 года. Я ожидалъ упрековъ въ неровности слога. Справедливы они или нътъ, не знаю самъ. Тебъ извъстно, что у меня слогь служить непосредственнымъ выраженіемъ мысли и что въ немъ нътъ ничего изысканнаго. Я готовъ, впрочемъ, утверждать, что неровность слога сама по себъ не есть недостатокъ и что въ историческомъ сочиненіи возможно сочетаніе літописной простоты съ поэзіею. Многое можеть быть сносно сказано только при величайшей простоть; вследъ за темъ внутреннее созерцаніе предмета можеть поднять выраженіе до поэзін. Въ этомъ смысль Оукидидь очень неровень, такъ что древніе критики сомнывались, имъ ли написана осьмая книга. Какъ неровенъ Демосеенъ въ одной и той же ръчи! Развъ въ этомъ нътъ соотвътственности съ измъняющимися предметами? Цицеронъ очень однообразенъ; не думаю, однако, чтобы это свойство служило ему похвалою. Однообразіе или единство языка есть краска, которою авторъ покрываетъ свое твореніе. Допустивъ, что великій писатель до такой степени владбетъ своимъ предметомъ, что можетъ внести одинъ тонъ въ самое разнообразное содержаніе, такъ, какъ сділаль Тацить въ

послѣднемъ сочиненіи, т. е. Лѣтописяхъ, мы должны признаться, что у новѣйшихъ писателей при такомъ изложеніи исчезаеть живая сторона явленій. Если бы мнѣ, по окончаніи первыхъ томовъ, пришлось готовить второе изданіе, я бы тщательно провѣриль, на сколько тонъ въ каждомъ мѣстѣ соотвѣтствуетъ содержанію. Здѣсь могутъ быть ошибки, которыхъ теперь я еще не въ состояніи усмотрѣть. Приговоръ читателей въ этомъ отношеніи меня не пугаетъ: смѣю сказатъ, что немногіе привыкли къ дѣйствительно античному и потому не узнають его, когда оно является предъ ними въ другомъ образѣ. Сюда принадлежитъ и неровная рѣчь. Развѣ у Шекспира не встрѣчаемъ ежедневнаго, простаго языка въ одной сценѣ и высочайшей поэзіи въ другой? Развѣ можно говорить въ однихъ выраженіяхъ о войиѣ за Баварское наслѣдство и о битвѣ Оермопильской? Я недоволенъ первыми напечатанными листами втораго тома. Въ нихъ мало жизни и движенія"...

Вообще Нибуръ не быль тогда такъ хорошо настроенъ, какъ при началъ курса. Мы видъли, что самое чтеніе лекцій было ему иногда въ тягость. Работая надъ вторымъ томомъ своего сочиненія, онъ не находиль въ себъ нужнаго одушевленія и потому быль недоволенъ написаннымъ. Засъданія филологическаго общества потеряли для него прежнюю занимательность вслъдствіе смерти Спальдинга и отсутствія нъкоторыхъ другихъ членовъ. Зато онъ много занимался нъмецкою литературою. Мы приведемъ самые замъчательные изъ его отзывовъ.

"1 ноября 1811 года. Автобіографія Гёте вышла, и я получу ее на дняхъ. Мив всегда становится грустно, когда узнаю, что великій человъкъ пишеть о своей жизни. Это значить, что для него наступиль вечерь, и что корень его жизни сохнеть.—16 ноября. Говоря, что автобіографіи вообще и Гётева въ особенности напоминаютъ мнв лебединую пвснь, я употребиль слишкомъ общее, неопредъленное выражение. Вспоминая о своей молодости, Гёте снова сталь молодъ. Можеть быть, онъ не нашишеть болье ничего подобнаго; но онъ давно уже и не писалъ ничего хорошаго. Изложение несказанно прекрасно и мило. Я увъренъ, что наши мнънія объ этой книгъ сходны. Многочисленныя мелкія подробности не должны утомлять тебя: представь себъ, что онъ ихъ самъ разсказываеть. Превосходство слога заключается именно въ томъ, что можно подумать, что слышишь изустный разсказъ автора. Исторія первой любви увлекательно хороша. Другой такой не будетъ; по моему, ее можно бы не оканчивать. -- 6 марта 1812 года. Я еще не читалъ переписки Іоганна Мюллера съ друзьями, потому что не хочу ее нокупать. Въроятно, она такъ же интересна, какъ переписка его съ Бонштетеномъ; но я увъренъ, что всъ чувства и сужденія Мюллера съ самаго дътства были искусственныя. Отъ его сочиненій не въеть свъжимъ дыханіемъ истины. У него была необычайная способность усвоивать себъ чужую натуру и послъдовательно поддерживать ее до обмъна на новую. Еще до свиданія съ нимъ, я заключилъ изъ его сочиненій, отъ "Bellum Cimbricum" до "Трудовъ", что въ немъ нътъ внутренней выдержки. Въ немъ не было никакой гармоніи. Съ літами онъ все боліте и боліте сохъ. По талантамъ ему следовало быть ученымъ въ самомъ узкомъ значении слова; исторической критики у него не было вовсе; воображение его сосредоточивалось на немногихъ пунктахъ; безпримърное накопленіе фактическихъ знаній составляло въ его головъ однообразную, ничъмъ не оживленную смъсь. Не сердись на меня за этотъ отзывъ. Ты не подумаещь, что я, вступая на поприще исторической литературы, хочу унизить человъка, который пользуется наибольшею славою между нами, хотя сочиненія его почти не читаются, а ничтожество его всеобщей исторіи признано даже его поклонниками". Ни одинъ изъ нъмецкихъ писателей не внушаль, впрочемъ, Нибуру такого сочувствія и уваженія, какъ Гёте. Онъ часто перечитываль его сочиненія, не смотря на то, что многія изъ нихъ, наприміврь "Вильгельмъ Мейстеръ", ему положительно не нравились. "Меня бъсить этотъ звъринецъ ручныхъ звърей", говорилъ Нибуръ. Вообще онъ былъ недоволенъ направленіемъ, принятымъ Гёте во второй половинъ его жизни. "Гёте-пишетъ Нибуръ къ свояченицъ-есть поэть страстей и возвышенной природы человъка. Такимъ является онъ въ стихотвореніяхъ своей молодости. В вроятно, онъ могь бы въ то время овладъть всею сферою искусства, къ крайнимъ предъламъ которой его уносиль невольный, внутренній полеть. Онъ не позаботился о единствъ, которое могъ себъ усвоить болъе, чъмъ кто либо, и потому въ этальных льтахь быль непріятно поражень отрывочнымь и дикимь характеромъ своихъ юношескихъ произведеній. По возвращеніи изъ Италіи, гдѣ онъ изучаль искусство, онъ началь искать единства и совершенства формы. Первые его опыты въ этомъ направленіи и все писанное имъ отъ 1786 до 1790 года недостойны его. Въ этихъ произведеніяхъ видна непоэтическая, съ трудомъ выработанная дъйствительность. Но онъ умелъ и здесь сделаться виртуозомъ и для того поставиль границу собственному генію. Мить горько думать объ этомъ".

Замъчательны также слова Нибура о Клопштовъ и современномъ ему періодь ньмецкой литературы. Эти быгло набросанныя замытки могуть найти приложеніе въ исторіи всякой другой европейской литературы. "Переписка Клопштока въ высшей степени замъчательна и еще болъе поучительна. Чъмъ болье о ней думаешь, тымъ болье открываешь въ ней матеріяловъ для умственной исторіи нашего народа. Мы привыкли къ великому богатству и опредъленности мыслей, и потому кругъ идей того времени намъ кажется скучнымъ и пустымъ. Тогдашнее поколъніе много занималось собой, знало мало и приходило въ восторгъ отъ вещей и людей, которыхъ мы по праву называемъ посредственными. Всв писатели той эпохи такъ важны, такъ глубоко убъждены въ томъ, что ихъ союзъ составляеть золотой въкъ литературы. Поэтому-то всё они такъ скоро отцвели и увяли, кроме Клопштока, который въ невинности своей долго не подозръваль собственнаго превосходства. Въ немъ и въ лучшихъ изъ его друзей есть нъчто дъвственное... Отъ начала до конца Клопштоковой переписки не найдешь ни одной необыкновенной, даже остроумной мысли. Тоже можно сказать о встять его сочиненіяхъ, за исключеніемъ "Республики ученыхъ"... Странное явленіе представляють женщины, которыхъ Клопштокъ зналь въ своей молодости. По образованію, онъ безконечно выше діввидь нашего времени. Такимь превосходствомъ обязаны онѣ не литературѣ, развившейся позже, а вліянію любви, которой эти прекрасныя существа были предметомъ. Послѣ тридцатильтней войны, женщины, особенно средняго сословія, отличались грубостію нравовъ и пошлостію, что неоспоримо доказываетъ любопытная народная книга, купленная мною нынѣшней зимой. Слѣдовательно, странный переворотъ въ женскомъ образованіи совершился въ теченіи восьмидесяти лѣтъ, отъ 1660 до 1740 года; но мы не знаемъ, когда и какъ онъ начался".

Великій 1812 годъ отвлекъ снова вниманіе Нибура отъ науки, хотя онъ читаль зимою курсь римскихъ древностей, издаль второй томъ своей исторіи и собиралъ матеріялы для третьяго. Но политическіе интересы взяли верхъ надъ учеными. Германіи было не до книгь: въ Россіи рѣшалась ея собственная судьба. Въ началъ 1813 года неудачи Наполеоновой арміи обнаружились вполит: Французы выступили изъ Берлина, и съмя, брошенное въ Прусскую землю Штейномъ и его сподвижниками, взошло богатою жатвою. Все, что въ народъ было юнаго, образованнаго, благороднаго, взялось за оружіе. Нибуръ основаль политическую газету, направленную противъ общаго врага, и подаль королю прошеніе о разрівшеніи ему вступить рядовымь въ одинъ изъ армейскихъ полковъ. Онъ сталъ учиться ружейнымъ пріемамъ и нетерпъливо ждалъ отвъта на поданную просьбу. Жена его, больная, робкая женіцина, не удерживала его и разділяла его одушевленіе. На возраженія Доротея Генслеръ онь отвітчаль слідующимь образомь: "не бойся за мои силы: ихъ достанетъ. Если король миъ откажетъ, я приму его волю за ръшеніе судьбы. Тогда я буду оправданъ предъ самимъ собой: и долгъ и честь будуть удовлетворены. Я думаю, что моя газета можеть принести столько же пользы, какъ мое ружье. Но не мое дело судить объ этомъ. Проще всего взяться за оружіе, не разбирая, гдт можещь быть полезите". Не получая долго отвъта, Нибуръ просилъ, чтобы его временно причислили къ какому нибудь штабу, дабы приблизиться къ театру войны. Наконецъ пришло різшеніе короля: онъ призвалъ Нибура къ себі въ Дрезденъ, гді находился также императоръ Александръ, и поручилъ ему вести переговоры съ Англіею на счеть субсидій \*).

<sup>\*)</sup> Читателя, желающаго знать дальнейшую судьбу Нибура, им должны отослать из самой его переписие.



## чтенія нивура о древней исторіи \*).

B. G. Niebuhr, Vorträge über alte Geschichte an der Universität zu Bonn gehalten. 3 Bde. Berlin. 1847—1851.

T.

Изданіе историческихъ и филологическихъ лекцій, читанныхъ Нибуромъ въ Бонскомъ университетв, предпринятое его сыномъ, наконецъ приближается къ концу. Чисто-историческій отділь уже весь готовъ. Семь вышедшихъ до сихъ поръ томовъ содержать въ себъ курсы древней этнографіи, древней исторіи (Востокъ и Грецію) и римской исторіи. Курсы эти составлены большею частію по запискамъ бывшихъ слушателей Нибура, потому что въ его собственныхъ бумагахъ оказалось мало пособій для издателей. Въ теченіи двадцати лътъ, прошедшихъ со смерти великаго историка, идеи, высказанныя имъ съ каеедры Бонскаго университета, находились въ исключительномъ обладаніи его слушателей. Многое было пущено въ ходъ не только подъ чужимъ именемъ, но даже въ искаженномъ видъ. Теперь лекціи напечатаны, и любознательные читатели могуть сами оцінить большую или меньшую степень добросовъстности и умънья, съ какими пользовались этимъ богатымъ источникомъ тъ немногіе, которые имъли къ нему доступъ. Но кромъ ихъ общаго значенія въ наукъ, лекціи Нибура представляють для насъ занимательность другаго рода. Мы знали автора "Римской Исторіи" какъ геніальнаго критика и глубокомысленнаго изследователя; теперь онъ является намъ съ новой стороны, превосходнымъ повъствователемъ, мужемъ живаго, увлекательнаго слова. Читая лекціи Нибура, можно понять вполнъ глубокое впечатленіе, которое оне производили на его аудиторію. У него не найдемъ того обдуманнаго, академическаго краснорфчія, которымъ отличаются чтенія знаменитыхъ французскихъ профессоровъ, напр., Гизо или Вильмена; его ръчь проста и чужда всякихъ риторическихъ украшеній, но въ ней есть теплота и сила, происходящая изъ сознанія преподавателя, что предметь, имъ излагаемый, находится совершенно въ его власти, вполнъ ему покоренъ.

<sup>\*)</sup> Напечатано въ "Пропилеяхъ", Сборникъ, издаваемомъ П. Леонтьевымъ, кн. III и V, 1853 и 1856 годовъ.



Нибуръ быль одаренъ необыкновенною способностію переноситься въ прошедшее не только воображеніемъ, но личнымъ участіемъ. Въ этомъ заключается творческая, чисто-поэтическая сторона его таланта. Когда онъ начиналъ говорить о какомъ-либо значительномъ лицъ греческой или римской исторіи, онъ тотчасъ извлекаль изъ своей изумительной памяти всю современную обстановку, припоминая мальйшія подробности и отношенія, и становился самъ въ ряды горячихъ приверженцевъ или враговъ описываемаго лица. О немъ можно безъ преувеличенія сказать, что онъ пережилъ сердцемъ борьбы всёхъ великихъ партій Греціи и Рима. Уличить Нибура въ пристрастіи нетрудно, темъ более что онъ не находиль нужнымъ скрывать своихъ личныхъ мивній и считаль себя въ правъ произносить рышительные приговоры надъ величайшими дізятелями и событіями всеобщей исторіи; но самые ръзкіе и несправедливые изъ этихъ приговоровъ поучительны для мыслящаго читателя, потому что въ ихъ основаніи почти всегда лежить какой-нибудь ускользнувшій оть вниманія другихъ историковъ фактъ или оскорбленное нравственное чувство. Такой способъ изложенія исторіи конечно не можетъ служить образцомъ или примъромъ для другихъ. Онъ былъ по плечу Нибуру. Но обыкновенный преподаватель, который вздумаеть идти по его слъдамъ и позволить себъ такія частыя сближенія явленій древней и новой исторіи, такой см'елый языкь относительно лиць и событій, неизбъжно навлечеть на себя заслуженный упрекъ въ смъшной самонадъянности и произволъ.

Изъ трехъ выше названныхъ нами курсовъ первое мѣсто принадлежитъ безъ всякаго сомиѣнія "Чтеніямъ о Древней Исторіи", въ особенности послѣдней части, которая содержитъ въ себѣ изложеніе судебъ Греціи отъ начала македонскаго владычества до смѣны его Римскимъ. Нибуръ, какъ видно изъ его переписки, много занимался этимъ временемъ, бѣднымъ источниками и печальнымъ по содержанію, но весьма важнымъ для Римской исторіи. Онъ читалъ древнюю исторію въ Бонскомъ университетѣ два раза: лѣтомъ 1826 года и въ зимнемъ семестрѣ 1829 — 30. Сверхъ того издатели пользовались въ видѣ дополненій лекціями 1845 года, объемлющими исключительно періодъ отъ Херонейской битвы до паденія Коринеа. Въ порядкѣ разсказа Нибуръ слѣдовалъ всѣмъ извѣстному извлеченію, составленному Юстиномъ изъ утраченнаго сочиненія Трога Помпея.

Исторіи древняго Востока, или лучше сказать семитическихъ и зендскихъ племень—потому что Китай не входить вовсе, а Индія только эпизодически въ составъ разсматриваемыхъ нами чтеній, — Нибуръ посвятиль самую малую часть своего курса, главное содержаніе котораго составляеть греческая исторія. Вообще первыя 18 лекцій не могуть вполнѣ удовлетворить читателя, знакомаго съ великими открытіями и трудами, совершенными съ 1830 года на поприщѣ восточныхъ древностей; но нельзя также не подивиться вѣрности взгляда, которымъ Нибуръ смотрѣлъ на настоящее состояніе и будущія судьбы своей науки. "Мы стоимъ, говорить онъ, на порогѣ новой эры для древней исторіи. Прошедшіе вѣка Ниневіи, Вавилоніи и Персіи выступятъ наружу, и древнѣйшія времена подымутся изъ мрака совершенно ясными и

опредъленными въ своихъ частностяхъ. Конечно у этихъ народовъ нѣтъ индивидуальнаго, собственно человъческаго, того; что есть у Грековъ, Римлянъ и новыхъ народовъ, но ихъ бытъ и его измѣненія уяснятся совершенно. Новое настоящее наступитъ для древняго міра, и черезъ пятьдесятъ лѣтъ появятся такія изслѣдованія объ исторіи упомянутыхъ народовъ, въ сравненіи съ которыми наши теперешнія знанія будуть тѣмъ же, чѣмъ была химія сто лѣтъ тому назадъ въ сравненіи съ химією Берцеліуса" (І. 74). Не забудемъ, что эти слова были сказаны съ каеедры Бонскаго университета въ 1829 году, когда ни Ботта, ни Лейярдъ не думали начинать своихъ розысканій, и полковникъ Ровлинсонъ еще не думаль приступать къ разбору клинообразныхъ надписей.

При всей относительной краткости и неполноть своей отдъль "Чтеній о Древней Исторіи", посвященный Востоку, содержить въ себ'в много прекрасныхъ и поучительныхъ страницъ. Надобно при этомъ вспомнить, что Нибуру быль извъстенъ не одинь только древній Востокъ, и что знанія его не были исключительно почерпнуты изъ книгъ. Еще въ ранней молодости онъ составиль себъ весьма живыя и подробныя представленія о странахъ и народахъ Азіи, по разсказамъ отца своего, знаменитаго путешественника Карстена Нибура. Впоследствіи эти сведенія были дополнены обширною начитанностію и личными сношеніями съ путешественниками всякаго рода, которыхъ Нибуръ любилъ разспращивать обо всемъ, на что не находиль удовлетворительнаго отвъта въ книгахъ. Собранные такимъ образомъ и очищенные критикою матеріялы служили ему пособіемъ для повърки древнихъ свидътельствъ. Такія сличенія привели его къ слъдующему сужденію о степени достовърности Геродота относительно исторіи азіатскихъ народовъ. Нибуръ полагаеть, что отецъ исторіи странствоваль въ качествъ купца, подобно другимъ Грекамъ того времени, которыхъ любознательность и врожденная цёлому народу предпріимчивость влекли за предёлы греческаго міра. Эти странствующіе торговцы, удовлетворяя двоякой потребности знанія и корысти, заходили глубоко въ Азію съ произведеніями своей родины и другими товарами, купленными или вымъненными на дорогъ. По мивнію Нибура, свіздінія, сообщаемыя намъ Геродотомъ, не всі равнаго достоинства. Такъ напр., Ассирія и Вавилонія изображены превосходно, потому что историкъ быль самъ въ техъ краяхъ, вероятно разумель тамошніе языки и собраль на мість, изъ хорошихъ источниковъ, нужныя ему свъдънія; но Мидію онъ зналь плохо, по чужимь разсказамь, вслъдствіе чего его собственное изложение сбивчиво и исполнено противоръчий. Тоже замізнаніе можно сдізлать относительно Египта. Природныя свойства страны и ея историческія судьбы съ царствованія Псамметиха, т. е. съ того времени, когда начинаются точныя и достовърныя преданія, описаны какъ нельзя лучше; но тамъ, гдъ у Геродота не было средствъ къ собственному изследованію фактовъ, онъ принималь ихъ на веру и повторяль безъ повърки все слышанное имъ отъ жредовъ объ египетской древности. Чисто гелленская ясность ума и м'ткая наблюдательность Геродота обнаруживаются преимущественно при изображении народных в свойствъ и особенностей. Въ этомъ отношения, онъ едва ли имъетъ себъ равныхъ-между древними, за исключеніемъ одного Тадита. Зам'вченное Геродотомъ родство между Колхидянами и Египтянами, противъ котораго возстаетъ большая часть новыхъ ученыхъ, нашло въ Нибуръ сильнаго заступника. Но еще съ большимъ жаромъ защищаеть онъ сказанія греческаго историка о племенахъ восточной Европы противъ нападокъ Шлёпера. "Показанія Геродота, говорить онь, часто подвергаются насмёшкамь со стороны людей довольно ученыхъ, но неосновательныхъ въ своихъ сужденіяхъ. Таковъ былъ Шлёцеръ. У него не было вкуса, хотя онъ могъ бы оказать великія заслуги исторіи, если бы подъ конецъ не опустился и не облѣнился, вдавшись въ несчастную полипрагматію, въ которой запутался. Онъ хотель быть политикомъ, дабы получить большее значение, не заботился о приращении своихъ свъдъній, и такъ какъ онъ быль весьма живой человъкъ, то писаль горячо и заносчиво. Противъ древнихъ, всего классическаго и въ особенности противъ Геродота онъ питаль ръшительную ненависть. Вообще онъ настоящій варваръ. Онъ занялъ бы высокое мъсто въ наукъ и оставиль бы по себъ великую память, если бы не помрачиль ее самъ. Ему кажется смъшнымъ Геродотъ, утверждающій положительно, что Стверъ богать золотомъ, а теперь вниманіе цізлой Европы обращено на Уральскіе золотые рудники. Следовательно Геродоть и скандинавскіе жители, говорящіе о Пермскомъ золоть и также осмъянные Шлёцеромъ, правы. Эти рудники перестали разрабатываться или были преданы забвенію вследствіе невежества монгольскихъ племенъ. Золото древняго міра добывалось частію изъ этихъ странъ, преимущественно изъ Урала, частію изъ Лидіи, Оракіи и Македоніи; потомъ изъ галльскихъ рудниковъ, частію съ границъ Египта и Нубін; небольшое количество приходило изъ Аравіи и чрезъ Кароагенъ изъ внутренней Африки. Изъ этихъ источниковъ древніе получали такъ много золота, что оно относительно было дешевле, чъмъ теперь, и сравнительная его цънность съ серебромъ была ниже. Асинскій золотой статеръ, который у древнихъ равнялся 20 драхмамъ, въ настоящее время стоить 32 драхмы серебра" (І. 135). Мы нарочно привели характеристическій отзывъ Нибура о Шлёцеръ. Русскимъ читателямъ конечно покажется страннымъ упрекъ въ лъности и легкомыслін, обращенный къ автору изследованій о Несторы.

Возвратимся къ Геродоту. Четвертая книга его творенія даеть нашему автору поводъ къ слідующимъ соображеніямъ.

Геродоть оставиль намъ до того удавшееся ему описаніе Скиеовъ, что тоть, кто не ослѣпленъ предразсудками, не только можетъ узнать этотъ народъ въ его настоящемъ видѣ, но даже опредълить породу, къ которой онъ принадлежалъ. Съ этимъ описаніемъ согласно и прекрасное, не уступающее Геродотову, изображеніе того же народа Гиппократомъ въ сочиненіи De аёге, aquis et locis. Мнѣніе людей, которые въ новѣйшія времена вообразили себѣ, что Скиеы, видѣнные Геродотомъ, не составляли опредъленнаго народа, но что онъ подъ этимъ именемъ разумѣлъ вообще кочевыхъ жителей украинскихъ степей, непонятно и свидѣтельствуетъ о большомъ легкомысліи. Безспорно, что позднѣйшіе писатели, уже съ Плинія и

Мелы, приходили въ затруднение отъ этого имени и называли имъ всъхъ жителей Украйны безъ разбора. Впоследствіи этоть обычай распространился далье. Источники III-го стольтія называють Скиевми германскія племена, жившія въ техъ странахъ. Готы, Геркулы и т. д. носять въ изящномъ, литературномъ языкъ имя Скиеовъ; такимъ образомъ Дексиппъ далъ своей исторін готскихъ нашествій названіе Σκυθικά... Изъ словь Геродота и еще болъе изъ словъ Гиппократа видно, что Скиом были монгольское племя. Последній говорить, что они были мясисты и жирны съ весьма мало обозначенными суставами и сочлененіями мускуловь и костей. Это поразительная особенность монгольских народовь. У нихъ круглое лицо, круглый черепъ, странный разръзъ глазъ; но замъчательнъе всего то, что мускуловъ и костей почти невидно. Они какъ будто изчезаютъ. Опредъленность формъ теряется подъ толстою и жирною кожею. При сравненіи народовъ южной Европы съ съверными, мы найдемъ между ними ръзкое различіе: у южныхъ жителей, у Итальянцевъ, у Грековъ и еще въ большей степени у настоящихъ Азіятцевъ и у Барбаресковъ очертаніе мускуловъ на рукахъ и на ногахъ бросается въ глаза. Этого вовсе нътъ у Египтянъ, что имъло величайшее вліяніе на ихъ ваяніе. У другихъ названныхъ мною южныхъ племенъ мускулы въ такой необыкновенной степени развиты и обозначены, что я поняль, почему древніе ваятели и художники не нуждались вь анатомін. Ваятель могь изучить на живомъ тіль все, что ему было нужно знать изъ анатоміи: мертвая наука не нужна была тому, кто могъ прослъдить на живомъ теле всю игру мускуловъ. Прекрасно натянутая кожа не скрывала ихъ. Великое различіе между статуями превнихъ и новыхъ художниковъ заключается следовательно не въ лицахъ, хотя оно обнаруживается и здівсь, потому что новые ваятели облегчають себів дівло, давая лицамь одно общее выраженіе, а въ игрѣ мускуловъ. Для того, чтобы вполнъ уяснить себъ это различіе, надобно сравнивать древнія и новыя статуи при факельномъ освъщении. Такое изучение доставляеть большое удовольствие. Древнія статуи оживають и представляють на поверхности своей безконечное богатство, все разнообразіе живыхъ мускуловъ; наобороть, въ новыхъ мы не находимъ этой прозрачности: онъ совершенно гладки; въ нихъ не видно жизни и движенія. Даже произведенія великихъ мастеровъ кажутся мертвыми. Барельефы Торвальдсена можно поставить на ряду съ древними, но не статуи его. У Египтянъ мускулы кръпки, но имъ недостаетъ живости и развитія: этоть недостатокь въ произведеніяхь египетскаго ваянія происходить частію оть свойства массы, которую они употребляли для статуй, ибо они держались несчастной мысли, что надобно выбирать самые кръпкіе, жесткіе матеріялы. На сколько племена германскія и сарматскія стоять въ этомъ отношеніи ниже южныхъ Европейдевъ, на столько превосходять они Монголовъ. Въ описании Геродота мы узнаемъ последнихъ. Дальнейшимъ доказательствомъ монгольскаго происхожденія Скиновъ служать отдільныя черты ихъ быта. У нихъ между прочимъ были паровыя бани, въ которыхъ они доводили себя до опьяненія, посыпая на раскаленные камни въ закрытыхъ палаткахъ одуряющія зелья. Такой же обычай существоваль прежде

у Камчадаловъ. Наконецъ, нельзя не узнать Монголовъ по неопрятности, страсти къ пьянству и войлочнымъ палаткамъ (I, 179—181).

Приведенныя нами слова показывають, къ какимъ разнообразнымъ соображеніямъ подавали Нибуру поводъ свидътельства древнихъ писателей.

Персидская исторія занимаєть въ "Чтеніяхъ" болье мьста, нежели исторія другихъ народовъ Востока. Любопытно мибніе Нибура о національномъ характеръ Персовъ. Несмотря на владычество чуждыхъ народовъ, несмотря на внутренніе перевороты и смішенія съ другими племенами, черты древнихъ Персовъ сохранились у поклонниковъ огня въ Іездъ и Керманъ. Черты эти гораздо жестче, чъмъ у Персовъ-магомеданъ. Это столь же странно, какъ и великое различіе, существующее между Коптамихристіанами и магомеданскими жителями Египта, хотя последніе, должно быть, такіе же потомки Египтянъ, принявшихъ исламъ. Отсюда видно, что національныя черты изм'тняются не одн'тми витышними причинами, какъ напримъръ илиматомъ, но подвержены виъсть съ характеромъ народа вліянію религіи и образа жизни. Къ особенностямъ Персовъ всёхъ вёковъ принадлежать доведенныя до высочайшей степени рабольпіе и низость. Персъ никогда не быль свободнымь и гордымь человъкомъ; въ этомъ отношеніи онъ не только ръзко отличается отъ Араба, но даже отъ соплеменнаго ему Курда. Курдъ гордъ, прямодушенъ, не поддается гнету и предпочитаетъ всему приволье жизни подъ шатромъ; Персіянинъ, напротивъ, рабъ въ полномъ смыслъ слова; у него притомъ много дарованій, ума, и онъ умъеть облекать свои пороки въ пріятную и красивую форму. Для него не существуетъ другихъ понятій, кромѣ шаха и раба. Характеръ Персовъ рѣзко выдается въ Геродотовомъ разсказъ о Прексаспъ и Камбисъ. Камбисъ, поразивъ Прексаснова сына стрълою въ сердце, спросилъ у отца, похожъ ли онъ теперь на пъянаго \*). Прексаспъ отвъчалъ ему: сами боги не могли бы удачиве выстрелить. Этотъ ответь отца надъ трупомъ сына совершенно въ персидскомь духь, и каждый персидскій вольможа отвъчаль бы такимь же образомъ. - Къ тому же Персы чрезвычайно жестоки, что видно въ изобрътенныхъ ими казняхъ и утонченныхъ пыткахъ, напримеръ въ жизни Артавсерьса. Это свойство сохранилось у нихъ до нынашенго времени... Востокъ рано развратился, и нигдъ не найдемъ мы такой нравственной порчи, какая проходить черезъ всю исторію древняго Востока. Оть Средиземнаго моря до Китая и Японіи азіятскіе народы испорчены и нравственно развращены: исправить ихъ можетъ только европейское владычество (I, 153). Не смотря на всь недостатки, ошибки и неудачи Англичань, ихъ иго, по мивнію Нибура, полезно и благотворно для Индіи. Эту мысль онъ высказываеть нъсколько разъ.

Въ немногихъ страницахъ, посвященныхъ Дарію Истаспу, показано вполнъ важное значеніе его царствованія. Дарію безспорно обязано государство, случайно сложившееся изъ завоеваній его предшественниковъ, воз-

<sup>\*)</sup> Прексаспъ передаль Камбису отзывы Персовъ, которые обвиняли Кирова сына въ излишней силонности къ вину. Герод. III, 34—35.



можностію двухсоть-літняго существованія. Его учрежденія не только сохранились до временъ македонскаго владычества, но проникли даже въ Индію, гдв ихъ застали Европейцы. Индійскія субы соотвітствують вполив персидскимъ сатрапіямъ, и положеніе субадаря относительно ввъренной ему области и верховной власти представляетъ поразительное сходство съ положеніемъ сатраповъ. Самыя войны Дарія носять на себя другой характеръ, нежели войны Кира и Камбиса. Видно, что онъ были предприняты съ цълію придвинуть государство къ естественнымъ границамъ. На юго - западв такою границею сдълался Индъ. При последующихъ персидскихъ царяхъ народы Пятиръчія (Пенджаба) свергли съ себя мноземное владычество, и Александръ долженъ былъ воевать въ странахъ, некогда покоренныхъ Даріемъ. Геродотъ говоритъ, что, кромъ Индусовъ, Арабы повиновались сыну Истасна. Въ настоящее время невозможно опредълить ни объемъ, ни степень персидскаго владычества въ Аравійскомъ полуостровъ, но стоить замътить, что одно изъ послъднихъ предпріятій, задуманныхъ Александромъ, было направлено противь Аравіи. Можно предположить, что македонскій завоеватель имель въ виду возстановление на востокъ границъ, данныхъ Даріемъ своему государству. Знаменитый походъ Дарія противъ Скиновъ объясняется двоякою целію. Съ одной стороны, надобно было однажды навсегда обезпечить съверныя области персидской монархіи оть набъговъ кочевыхъ хищниковъ, покорить или отбросить далве въ ихъ степи эти безпокойныя племена. Съ другой стороны, надобно было овладъть встами берегами Чернаго моря и обратить его въ персидское озеро. Мы уже видъли, какую важность имъли для древняго міра земли, лежавшія на съверъ оть Понта Эвксинскаго. Кромъ золота, шедшаго изъ далекой Скиейи черезъ упомянутое море въ Грецію, последняя получала отъ черноморскихъ колоній значительную часть произведеній, которыя ей нужны были для удовлетворенія самыхъ необходимыхъ потребностей ся населенія. Оттуда получала она всякаго рода соленую и вяленую рыбу, составлявшую, какъ изв'встно. главную пищу Грековъ. Значительное количество потреблявшагося въ Греціи хліба получалось тімъ же путемъ. Предметы вывоза изъ Греціи далеко не равиялись цівною съ предметами ввоза. Анны, находясь на высшей степени богатства и промышленной дъятельности, постоянно отправляли въ черноморскія колонія много денегь, кром'є товаровь, такъ что торговый балансь склонялся, по выраженію Нибура, на сторону колоній.

Мы не послѣдуемъ за великимъ историкомъ въ его изслѣдованіяхъ объ источникахъ греческой исторіи, составляющихъ довольно обширное и поучительное введеніе къ самой исторіи. Намъ еще не разъ придется приводить впослѣдствіи мнѣнія Нибура объ отдѣльныхъ писателяхъ греческой древности. Скажемъ однако напередъ, что, при всей геніяльности своей, при необычайной способности сводить въ одно цѣлое разсѣянные по разнымъ памятникамъ отрывки изъ утраченныхъ нами писателей, Нибуръ не всегда оставался вѣренъ собственному требованію осторожной критики. Увлекаясь творческимъ воображеніемъ, онъ на основаніи немногихъ сохранившихся строкъ произносилъ приговоръ надъ цѣлымъ твореніемъ и опредѣлялъ его

большую или меньшую для насъ важность. Чтенія, посвященныя имъ началу греческой исторіи, содержать въ себъ много остроумныхъ, обличающихъ глубокаго знатока, замъчаній и намековъ, но въ цъломъ не представляють особенной занимательности читателю, знакомому съ позднайшими трудами по этой части. Любопытно было бы впрочемъ проследить въ частностяхъ вліяніе Нибуровыхъ идей и предположеній на современное состояніе науки. Мы предоставляемъ такой трудъ ученымъ, исключительно посвятившимъ себя изученію древности. Книга Грота, извъстная читателямъ "Пропилеевъ" изъ подробнаго и основательнаго разбора, составляемаго профессоромъ Леонтьевымъ, содержить въ себв между прочимъ явныя доказательства того вліянія, о которомъ мы упомянули. Взглядъ Грота на развитіе Анинской исторіи и на характеръ Анинскаго народа, навлекшій автору обвинение въ пристрастии, представляетъ удивительное сходство съ тъмъ, что Нибуръ сказалъ о томъ же предметь за много лъть до выхода въ свътъ перваго тома "Греческой исторіи". Здъсь, разумъется, ръчь идетъ не о простомъ заимствовани чужихъ мыслей, а о томъ законномъ и неизбъжномъ дъйствіи, которое геніяльные умы обнаруживають на дальнъйшія судьбы своей науки. Не доказанныя ими предположенія, ихъ бъглые намеки составляють обильное наследіе для последующихь поколеній и определяють надолго въ ту или другую сторону дъятельность этихъ покольній.

Глубокое сочувствіе Нибура къ Анинамъ и главнымъ личностямъ Анинской исторіи высказывается на каждой страницѣ. Анины стоятъ у него по праву на первомъ планѣ при изложеніи великой борьбы Греціи съ Персами. Изложенію этихъ событій предшествуєтъ общая оцѣнка греческой жизни до V-го столѣтія по Р. Х.

"Къ существенно характеристическимъ чертамъ отдёльныхъ эпохъ принадлежить особенно чрезвычайное различие въ болье или менье быстромъ движении жизни, которая въ извъстной эпохъ движется съ неимовърною скоростію, въ другія же времена тянется медленно и незамътно, такъ что цълыя покольнія проходять безь всякихъ видимыхъ перемънъ. Я уже указалъ на этотъ разнообразный ходъ исторіи въ моихъ чтеніяхъ объ нов'ьйшей исторіи. Такого рода соображенія вносять действительную жизнь въ древнюю исторію и ставять ее рядомъ съ современною, переживаемою нами исторією. Не удивительно, что на нее вообще смотрять, какъ на нічто такое, чего въ дъйствительности никогда не было: обывновенно ее не понимають и при сужденіи о событіяхь древности прилагають совсёмь не тё законы, какіе прилагаются къ новой исторіи, которая, въ свою очередь, совствить не такъ понимаема, какъ бы должно понимать ее. Упомянутое нами различіе въ болье или менье ускоренномъ ходь событій въ особенности поразительно въ греческой исторіи. Уже къ началу персидскихъ войнъ обнаруживается усиленное движеніе жизни; съ этого времени до конца пелопоннесской войны, въ продолжени 80-ти льть, развитие совершается съ такою быстротою, что народъ проходить, можно сказать, всв крайности добра и зла, всв возможныя измененія въ литературе и всемь быте и переходить съ неудержимою скоростію оть увядающей юности къ совершенной эрълости.

Нѣчто подобное видѣли мы въ новъйшей исторіи Германіи отъ вступленія на престоль Фридриха ІІ-го въ 1740-мь году до конца прошедшаго стольтія. Такія времена обозначаются обыкновенно именемъ одного лица, какъ напр. вѣкъ Перикла, Лудвига XIV, Фридриха Великаго. Но эти лица, именами которыхъ обозначаются извѣстныя эпохи, суть сами произведенія своего времени и не столько независимые дѣятели, сколько его органы... Иногда же проходять цѣлыя столѣтія безъ всякихъ великихъ и существенныхъ измѣненій. Такое однообразіе жизни находимъ мы въ Италіи въ XI, XII и XIII-мъ столѣтіяхъ; такое же время представляютъ намъ первый и второй вѣкъ римской исторіи, въ особенности же второй и третій".

"Конечно, въ до-писистратовской Греціи не было совершеннаго застоя, было даже много жизни, но эта жизнь въ сущности вращалась на одномъ мъсть и не подвигалась впередъ. Въ такія эпохи медленнаго развитія мало обнаруживается вившней двятельности, люди почти не живуть въ современности, зависять отъ прошедшаго и обращають свои мысли болъе къ последнему, назадъ, нежели впередъ, къ будущему. Тамъ, где подобное состояніе народа есть здоровое, оно обличаеть юную, готовую къ великому развитію жизнь: таково было, напр., въ англійской литературів время, предшествовавшее Шекспиру, въ италіанской-время передъ Дантомъ, то есть XIII-е стольтіе. Но бывають также періоды, когда такой застой не предвъщаетъ никакого развитія, а только представляеть продолженіе стараго, существующаго безъ внутренней жизни, безъ способныхъ развернуться въ будущемъ зародышей, и потому обреченнаго на неизбъжную смерть. Такимъ образомъ во Флоренціи литература XV-го стольтія продолжала свое существованіе до XVIII-го. Въ эпохи юности, когда въ тишинъ созръваеть великое-при чемъ конечно можетъ случиться и то, что самыя значительныя явленія уже совершились и замкнули собою періодъ предшествовавшаго развитія—въ такія эпохи исторія представляеть намь нівчто особенное. Человъкъ погруженъ всею своею дъятельностію въ гражданскую жизнь, исполняеть свой долгь, но событія, около него совершающіяся, теряють для него занимательность тотчасъ по совершеніи. Такъ напр., изъ первой миланской хроники XI-го стольтія видно, что тогдашніе люди не приписывали ни себъ, ни современникамъ своимъ никакого значенія, и что ихъ вниманіе исключительно было обращено на прошлое. Германцы XI-го стольтія также считали себя и своихъ современниковъ за самыхъ обыкновенныхъ людей. Вообще та эпоха не гордится собою, не считаетъ себя героическою, и только личности, принадлежащія прошедшему, привлекають къ себ'в ея участіе. Въ подобномъ состояніи находилась Греція почти до самыхъ персидскихъ войнъ; этимъ объясняется, почему тогда не было исторіи и даже прозы вообще, почему мало заботились о настоящемъ и о только-что минувшемъ: вниманіе было обращено къ героическому періоду, какъ къ чему-то высшему. Этоть періодъ составляль живой міръ, въ которомъ Греки, какъ потомки героевь, видъли самихъ себя, въ которомъ они жили и дъйствовали. Отсюда происходить и то, что древивнийе эпические поэты почти до 60-й олимпіады заимствують содержаніе своихъ пъсенъ изъ однихъ источниковъ съ Гомеромъ, который представилъ героическій періодъ во всей его красотъ. Но по мъръ того, какъ исчезало могущество и обаяніе прошедшаго, какъ усиливались занимательность и содержаніе настоящаго, это настоящее, уже значительно развитое, самодовольно сознававшее свое достоинство, стало переносить поэзію отъ прошедшаго къ себъ самому и такимъ образомъ образовался поэтическій разсказъ. Но такъ какъ въ настоящемъ было много такого, чего нельзя было передать стихами, то за поэтическимъ разсказомъ послъдовалъ историческій, въ которомъ событія удобнъе сохранялись для памяти. Прежде другихъ выступилъ Гекатей и разсказаль о томъ, что въ его время случилось, что онъ самъ видълъ въ своихъ путешествіяхъ и что слышалъ о различныхъ народахъ. За повъствованіями этого рода слъдуетъ прагматическая исторія" (1, 361—363).

Нибурь подвергаеть строгой, но едвали вполнъ справедливой критикъ сказанія Геродота о персидской войнь. Нельзя, напримъръ, никакъ согласиться, что у Геродота не было предшественниковь и что онъ пользовался только одними преданіями, да твореніемъ эпическаго поэта Херила. Самое сравненіе разсказовъ, ходившихъ въ Греціи въ послѣдней половинѣ V-го стольтія о Ксерксовомъ походь, съ разсказами, живущими въ устахъ египетскихъ Арабовъ о французской экспедиціи 1799 года, никакъ не можетъ, по нашему метнію, быть допущено. Ни въ народномъ характерт, ни въ степени образованности, на которой стояли Геродотовы современники, не было ничего общаго съ египетскими Арабами въ концъ прошлаго стольтія. Извъстно, какъ сильно воображение восточныхъ народовъ дъйствуетъ на историческое изложение ближайшихъ событий. Это явление объясняется самымъ свойствомъ восточной исторіи, состояніемъ тамошней науки и всівмъ складомъ мысли, составляющимъ характеристическое отличіе Азіятца отъ Европейца. Бонапартъ явился въ Египтъ существомъ высшаго рода и произвелъ на умы поклонниковъ пророка впечатлъніе до того сильное, что оно наложило особенную печать чудеснаго на всё событія, связанныя съ исторією французской экспедиціи. Подобный процессъ рашительно не могь совершиться въ ясномъ и отчетливомъ умѣ Грека; въ противномъ случаѣ намъ пришлось бы отказаться оть утвержденнаго въками критической разработки довърія къ источникамъ греческой исторіи вообще. Невозможно также предположить, что до Геродота никто не даль себъ труда записать подробности борьбы, ръшившей споръ между греческимъ и варварскимъ міромъ, особливо если примемъ мивніе самого Нибура, утверждающаго, что Геродотъ началь писать свое твореніе въ первое десятильтіе Пелопоннесской войны, сльдовательно, около 70-ти лътъ послъ Мараеонской битвы и около 60-ти послъ Платейской. Впрочемъ въ лекціяхъ своихъ 1826 года Нибуръ упоминаль о Харонъ Лампсакскомъ, который написаль двъ недошедшія до насъ книги о персидскихъ войнахъ и былъ предшественникомъ Геродота. Предположение Нибура о подложности этого сочиненія, которое могло, по его словамъ, появиться вивств съ безчисленнымъ множествомъ подобныхъ произведеній въ александрійскую эпоху, не имбеть решительно основанія. Мы не имбемъ также никакого права принимать утраченную поэму Херила Самосскаго за

одинъ изъ источниковъ Геродота. Херилъ, какъ доказано всеми новъйшнии изследованіями, быль моложе отца исторіи, могь отъ него заимствовать историческія данныя для задуманнаго поэтическаго труда и никакъ не могь служить образцемъ или путеводителемъ Геродоту.

Трудно также сказать, почему именно Нибуръ думаеть, что находящееся въ VII-й книгъ Геродота исчислене племенъ, составлявшихъ войско Ксеркса, и описаніе ихъ оружія заимствованы историкомъ цъликомъ у Херила. Скоръе можно сдълать обратное заключение. Описание оружия въ особенности кажется Нибуру нелъпымъ и вовсе несогласнымъ съ тъмъ, что мы знаемъ о древней Азіи. Смѣемъ думать, что великій творецъ "Римской Исторіи" произнесъ это обвинение на Геродота въ минуту критическаго увлечения, если позволено такъ выразиться. Пестрый составъ персидскаго войска, въ которое входили дружины почти всъхъ азіатскихъ и изкоторыхъ африканскихъ народовъ, объясняетъ разнообразіе оружій. На Марафонскомъ полъ найдены были стрізлы съ завостренными камнями въ родів тіххь, какія употребляють дикари Тихаго-Океана. Стрълы эти лежали въ землъ рядомъ съ металлическимъ оружіемъ, обличавшимъ совсёмъ другую степень цивилизаців. Если между падшими при Мараеон'в ратниками Датиса в Артаферна находились дикари, незнакомые съ употребленіемъ металловъ, то какъ можемь мы удивляться разнообразію одеждь и вооруженій въ войскъ Ксеркса, которое далеко превосходило и числомъ и составомъ войско, бывшее подъ Мараеономъ? По словамъ Геродота, въ ополчении, которому Ксерксъ дълалъ смотръ на Дорискской долинъ, было 46 различныхъ племенъ. Безпристрастный читатель найдеть вь наружномъ описаніи этихъ племенъ много любопытнаго, очень мало неправдоподобнаго и ничего безобразно нельпаго (fratzenhaftes). Напротивъ, самое разнообразіе одежды и оружія превосходно характеризуеть не только войско, но самое государство, которому служили рядомъ Либіецъ, употреблявшій вмѣсто копья обожженный съ конца колъ, кочевой Сагартъ, вооруженный однимъ кинжаломъ, да арканомъ въ родъ южно-американскаго лассо, и мало-азіатскій Грекъ, облеченный въ блестящій, но тяжелый досп'єхь, котораго отд'єлка могла быть достаточнымь доказательствомъ его умственнаго превосходства надъ другими соратниками. Мы оставимъ въ сторонъ вопросъ о недостовърности Геродотовыхъ извъстій относительно числа Ксерксовыхъ воиновъ; вопросъ этотъ принадлежитъ къ числу техъ, надъ которыми историку незачемъ долго останавливаться. Ясно, что цифры Геродотовы невърны, но какое средство поправить его ошибку? Оукидидъ, едвали не самый точный и положительный историкъ древняго міра, быль не въ состояніи определить число Грековъ, сражавшихся при Мантинев. Какъ же можно требовать верныхъ цыфръ отъ Геродота, особливо когда дело идеть о войске, число котораго, вероятно, не было изв'встно самому персидскому царю? Греческому историку не оставалось ничего другаго, какъ только собрать слухи, ходившіе о безчисленномъ множествъ враговъ, и внести собранныя имъ извъстія въ свою книгу. Вообще Востокъ мало дорожить върностію въ статистическихъ данныхъ и мало объ нихъ заботится; едвали когда-либо была съ точностію опредѣлена числительная сила большой азіатской арміи. Гроть приводить по этому же поводу весьма любопытное мѣсто изъ записокъ барона Тота. Во время войны Русскихъ съ Турками въ 1770 году, когда турецкая армія стояла у Бабадага, близь Балканскихъ горъ, великій визирь потребоваль къ себѣ барона Тота и спросиль у него: какъ велика числомъ турецкая армія? Тотъ отвѣчаль, что не знаетъ и что въ случаѣ надобности онъ самъ бы обратился къ визирю съ этимъ вопросомъ. Визирь сказаль прямо, что ему совершенно неизвѣстно число ввѣренныхъ ему войскъ. — Откуда же мнѣ знать то, что вамъ неизвѣстно? отвѣчалъ Тотъ. —Изъ австрійскихъ газеть; вѣдь вы ихъ читаете, — сказаль великій визирь.

Съ другой стороны нельзя не согласиться, что въ Геродотовыхъ разсказахъ о Ксерксовомъ походъ есть многое, чего теперь, при недостаткъ другихъ свидътельствъ, невозможно понять или объяснить. Огромное превосходство персидскаго флота надъ греческимъ не подлежить никакому сомнънію. Почему же Ксерксь не отрядиль часть этого флота для разоренія береговь пелопоннесскихъ? Выгоды такой мъры были очевидны и не требовали глубокихъ соображеній. Вообще во всіххъ дійствіяхъ персидскаго флота есть что-то непонятное; онъ рёшительно не пользуется своимъ числительнымъ перевъсомъ и сражается съ Греками при постоянно неблагопріятныхъ для себя условіяхь, вь узкихь проливахь, гдв Греки не могли быть обойдены съ фланговъ, а Персамъ невозможно было развернуть всей своей боевой линіи. Тоже самое можно замітить и о сухопутномъ войсків Ксеркса. Оно дъйствуетъ съ какою-то осторожностію, похожею на робость, непостижниую при такихъ силахъ. Разоривъ Аонны, Персы оставили въ поков Элевсинъ, лежащій отъ Аоннъ на разстояніи какихъ-нибудь четырехъ німецкихъ миль. Конница персидская, составлявшая, по всей въроятности, лучшую часть армін, и которой нечего было бояться встрівчи съ врагами, потому что у Грековъ почти вовсе не было конницы, не предпринимаетъ однако ничего ръшительнаго и не ходить далъе Оріасійскаго поля, сколько намъ извъстно. На Мегару, граничащую съ Аттикой, Персы не сдълали даже и покушенія. Какимъ образомъ все населеніе Аттики могло найти пристанище и достаточное продовольствіе на небольшомъ островъ Саламинъ и въ Трезенъ? Всъ эти вопросы, предложенные Нибуромъ, остаются и въроятно навсегда останутся нервшенными. Многое, но не все, объясняется робкимъ характеромъ Ксеркса и его неопытностію въ военномъ дель.

Превосходно характеризуеть Нибурь дѣятельность Өемистокла, который, по его справедливому замѣчанію, не оцѣненъ еще надлежащимъ образомъ. Онъ является намъ не съ столь опредѣленными чертами, какъ, напримѣръ, Периклъ или Демосеенъ. Но Өукидидъ питалъ къ нему глубочайшее уваженіе и вполнѣ сознавалъ важность совершенныхъ имъ подвиговъ и оказанныхъ заслугъ. Кому, какъ не Өемистоклу, обязаны Аеины флотомъ, укрѣпленіемъ гавани и города, успѣшнымъ исходомъ персидской войны и главными основами своего будущаго величія? Къ сожалѣнію, не всѣ планы Фемистокла были исполнены. По отступленіи Персовъ, онъ хотѣль оставить совершенно разоренныя ими Аеины и выстроить новый городъ въ Пиреѣ.

Новыя, придвинутыя къ самому морю, Асины представили бы болье удобствъ торговому населенію, и легче была бы защита противь врага. Асиняне изъ благоговъйной привязанности къ мъсту, гдъ жили ихъ предки, гдъ стоялъ храмъ Анины-Поліады и Эрехнея и т. д., отвергли совътъ Онмистокла и, конечно, горько канлись въ этомъ, когда Лисандръ явился передъ ихъ городомъ. Өемистокать опредълиять отношенія иностранцевъ въ Асинахъ, доставиль метёкамь не только выгодное и болье прочное положеніе, но даже открыль имъ возможность къ достиженію гражданства въ Асинахъ. Если бы его идеи получили дальнъйшее развитіе въ эпоху Асинской гегемоніи, то, конечно, союзники не поддались бы такъ легко объщаніямъ Спарты. Главною причиною ихъ отложенія была политическая исключительность Аешнянъ, не хотъвшихъ дълиться съ союзными городами своимъ гражданствомъ. Это было уже замъчено и древними. Мъра, принятая Оемистокломъ относительно метёковъ, доставила опустошенному городу въ самомъ скоромъ времени населеніе, далеко превышавшее то, которое во время персидскаго нашествія принуждено было искать убъжища на островъ Саламинъ.

"Обыкновенно, продолжаеть Нибуръ, Өемистоклу противопоставляють Аристида, какъ мужа добродътельнаго человъку искусному и ловкому, чрезъ что у послъдняго нъкоторымъ образомъ отрицается добродътель, и онъ самъ является какимъ-то гръшникомъ. Настоящая причина этого миънія заключается въ необычайномъ величіи Өемистокла, вызвавшемъ зависть. Согласно съ исходящимъ изъ сущности поливейсма воззрѣніемъ (то̀ фейот ффотефот), самые боги завистливыми глазами смотръли на счастіе Поликрата. Это понятно. Греческіе боги смотрять недовърчиво на возвышенныя стремленія человъчества, потому что эти стремленія слишкомъ приближаютъ къ нимъ человъчества, потому что эти стремленія слишкомъ приближаютъ къ нимъ человъка. Такая идея лежить въ основъ поливейсма и античныхъ воззрѣній на прошедшее и настоящее. Ффотос, недоброжелательство боговъ къ человъку, проходитъ черезъ всю исторію.

"Большинство съ трудомъ выноситъ все великое и прекрасное и, чтобы отдълаться оть этого тяжелаго для него чувства, оно заботливо ищеть слабостей и недостатковъ великихъ людей. Не изъ исвренняго уваженія къ добродътели, а для того, чтобы унизить умственное величіе, мелкія души противопоставляють великому мужу, не лишенному впрочемъ нравственной чистоты, другаго, у котораго эта нравственная чистота является действительнымъ, но при томъ исключительнымъ свойствомъ. Редко оправдываются слова Горадія: virtutem incolumem odimus, sublatam ex oculis quaerimus invidi; обыкновенно ограниченная честность и отръшенная отъ генія нравственность высоко ценятся даже после смерти, какъ будто только подъ такимъ условіемъ могуть существовать эти качества во всей полноть своей. Люди, въ которыхъ нътъ ничего чистаго, радуются возможности славить добродътель именно тамъ, гдъ она не опирается на высокій разумъ. Такая зависть имъла большое вліяніе на сужденіе о Оемистоклъ и Аристидъ. Я прошу не обвинять меня въ намереніи снять съ Аристида венецъ его славы. Я върю всъмъ похваламъ, которыя ему воздаются; я върю, что его добродътель вполнъ заслужила то уваженіе, которое питала къ нему древность;

но я возражаю противъ тъхъ сравненій, въ которыхъ онъ почти всегда возвышается на счеть Оемистокла. Оемистокль выше. Для друзей Аристида, для всъхъ, его видъвшихъ и знавшихъ чистоту его митий, жизнь его имъла безконечное значеніе, но Фемистокить несравненно болье сдылаль для спасенія и величія родины. — Вообще объ Аристид'в думають, что онъ быль очень бъденъ, но это несправедливо. Уже Димитрій Фалерскій основательно замътилъ, что Аристидъ никакъ не могъ быть бъденъ, потому что онъ былъ архонтомъ эпонимомъ, слъдовательно принадлежалъ къ самому богатому ылассу граждань, то есть къ жертохоопореборого, потому что въ его время эту должность могли занимать только пентакосіомедимны, которые всё были Эвпатриды; это быль еще листокъ изъ вънца Эвпатридовъ. Всъ толки о бъдности Аристида произошли отъ того, что по смерти его республика дала приданое его дочери. Мы видимъ здёсь то же самое отношеніе, какъ и при общественныхъ погребеніяхъ великихъ Римлянъ, напримъръ Валерія Публиколы: отсюда также вывели заключеніе, что люди, которыхъ погребала на свой счеть plebes, а иногда plebes и curiae вытьсть, умирали въ крайней бъдности. Новые писатели пошли еще далъе: они вообразили себъ, что Валерій Публикола умеръ ніжоторымъ образомъ въ богадівльні. Такое участіе республики было не бездълица, потому что въ Римъ большія похороны обходились очень дорого, и когда сенать и народъ принимали на себя издержки, то они оказывали почесть покойнику и услугу его наслъдникамъ.

Нельзя при этомъ случать не отдать должной справедливости благородной воспріемлемости Асинскаго народа ко встить великимъ и патріотическимъ идеямъ. Когда Семистоклъ предложилъ употребить на постройку флота принадлежавшіе встить гражданамъ доходы съ серебряныхъ рудниковъ, предложеніе его было тотчасъ принято. А между ттить большая часть тогдашнихъ Асинянъ едва добывали себть насущный хлюбъ и, конечно, лишались многаго, жертвуя государству своею скромною долею доходовъ съ рудниковъ. Впрочемъ, такія черты не ръдки въ Асинской исторіи! Величайшіе люди Асинъ — Семистоклъ, Периклъ и Демоссенъ — хорошо знали эту сторону національнаго характера и умъли на нее дъйствовать въ видахъ общей пользы.

Нибуръ вполнѣ убѣжденъ въ совершенной невинности Өемистокла. Онъ приписываетъ его изгнаніе ненависти Спарты, которая не могла ему простить Афинскихъ укрѣпленій и вообще заслугъ его Афинамъ; къ тому же въ самихъ Афинахъ противъ Өемистокла образовалась сильная аристократическая партія, во главѣ которой стоялъ сынъ Мильтіада, Кимонъ, временно затмившій Өемистокла, который не былъ полководцемъ, славою своихъ военныхъ подвиговъ, въ особенности побѣдою при Эвримедонтѣ. Трудно себѣ представить, какихъ цѣлей могъ достигнутъ Өемистоклъ, участвуя въ преступныхъ замыслахъ Павсанія, раскрывшаго впервые предъ лицемъ всей Греціи темную сторону спартанскаго характера. Извѣстно, какіе слухи ходили въ древности о самоубійствѣ Өемистокла и о причинахъ, побудившихъ его къ такому поступку. Во времена Аристофана уже господствовало убѣжденіе, что Өемистоклъ предаль себя смерти, дабы избавиться отъ необхо-

димости служить персидскому царю, осыпавшему его благодъяніями, противъ своихъ соотечественниковъ: следовательно, мнение ближайщаго потомства уже было на сторонъ великаго гражданина, падшаго жертвою несправедливости современниковъ. Самый родъ смерти, избранный Оемистокломъ и вызвавшій справедливое сомнівніе, объясняется слівдующимь образомь Нибуромъ. "Конечно, говоритъ онъ, Оемистокать не могъ отравить себя бычачьею кровью, потому что кровь четвероногихъ не ядовита. Но сто лътъ тому назадъ синильная кислота добывалась у насъ изъ крови. Почему же не допустить, что древніе, о химическихъ свіддініяхъ которыхъ мы слишкомъ низко думаемъ, знали, хотя и не вполить, средство извлекать изъ крови самый смертельный изъ всёхъ ядовъ? Если у этого препарата не было никакого особеннаго имени, то его могли за-просто называть бычачьею кровью". Вообще Нибуръ безпрестанно нападаетъ на господствующее еще въ наше время представление о состояние отдъльныхъ наукъ и искусствъ въ древнемъ міръ. Приводимъ слъдующія слова, сказанныя по поводу Кимоновыхъ побъдъ надъ Персами. "Я давно уже замътилъ, что мореплаваніе, морская тактика древнихъ и устройство ихъ галеръ подвергаются слишкомъ преэрительнымъ отзывамъ. Галеры должно представлять себъ какъ нъчто, соотвътствующее нашимъ пароходамъ. Главная цъль была одна и таже: возможность независимаго оть вътра плаванія. Устройство древней галеры весьма было похоже на устройство пароходовъ; мъсто нынъшнихъ машинъ занимали человъческія руки, которыя сообщали судну силу, необходимую для плаванія противъ вътровъ и теченій. Галеры были весьма легкія суда, назначенныя для скораго бъга, съ какъ можно меньшею массою, дабы движущая сила находилась какъ можно въ большемъ отношения къ этой массъ. Въ своемъ родъ онъ представляли нъчто ужасное. На случай благопріятнаго вътра, на нихъ, какъ и на пароходахъ, имълось небольшое число парусовъ".

Жалобы, вызванныя гегемоніею Асинъ, были отчасти справедливы. Нигдѣ эти отношенія не изложены съ такимъ высокимъ безпристрастіємъ и съ такою вѣрностію, какъ у Фукидида. Но Фукидидъ не во всемъ оправдываеть союзниковъ, почти добровольно вслѣдствіе собственнаго равнодушія къ общему дѣлу Греціи подпавшихъ подъ владычество Асинъ. Требованія ихъ не всегда были справедливы, ибо большею частію основаны были на арисметическомъ разсчетѣ. Жители Наксоса и Пароса разсуждали, напримѣръ, такимъ образомъ: "въ Асинахъ 20,000 гражданъ, у насъ 5,000, наши отношенія слѣдовательно какъ 4:1; за то если у всѣхъ союзниковъ 100,000 гражданъ, то Асинамъ принадлежитъ только пятая часть власти". Нибуръ справедливо вооружается противъ такого чисто внѣшняго и, по его словамъ, презрѣннаго способа опредѣлять взаимныя отношенія членовъ политическаго союза. Не числомъ своихъ гражданъ и не однимъ флотомъ завоевали Асины то высокое положеніе, которое онѣ занимали въ Греціи и котораго законность не оспариваеть у нихъ всеобщая исторія.

Самыя гордыя надежды Өемистокла на будущее величе роднаго города были не только оправданы, но и превзойдены въ эпоху Перикла. Мы смѣло можемъ

назвать эту эпоху самымъ свътлымъ пунктомъ древней исторіи. Да и вообще едвали какой народъ достигалъ такого гармоническаго и всесторонняго развитія своихъ силъ, какого достигли тогда Асиняне. Образованность, которая обыкновенно бываетъ принадлежностію немногихъ поставленныхъ въ особенно выгодное положеніе, гражданъ, была въ Асинахъ доступна всёмъ и каждому и сделалась общимъ достояніемъ. Воспитаніе Анинянина совершалось жизнію, а не въ школь. Онъ могь обойтись безъ грамотности я, не смотря на то, стать наряду съ самыми просвъщенными людьми своего времени, потому что жилъ въ такой умственной средъ, которой вліяніе было неотразимо. Глазъ его привыкалъ съ дътства къ изящнымъ формамъ пластической красоты, его со всъхъ сторонъ окружавшей въ памятникахъ искусства; сужденіе его изощрялось постояннымъ участіемъ въ судебныхъ и политическихъ преніяхъ, въ которыхъ расточали свое враснорічіе величайшіе ораторы Грецін; происходившія подъ открытымъ небомъ, пригдащавшія всъхъ къ участію бесёды философовъ, непрерывные толки объ искусстве, составлявшемъ одинъ изъ главныхъ интересовъ общественной жизни, наконецъ дъйствія драматическихъ представленій, которыя имьли цьлію не простую забаву, а соединенное съ эстетическимъ наслажденіемъ назиданіе, довершали умственное развитіе Асинянина, которому обстоятельства отказали въ возможности учиться въ молодости. Одна способность чувствовать красоты Эсхиловыхъ или Софокловыхъ трагедій свидътельствуеть о высокомъ просвъщени и строгомъ вкусъ Асинянъ того времени. Имъ не нужно было сложной завизки, хитро веденной интриги, однимъ словомъ тъхъ средствъ, къ которымъ принуждены бывають прибъгать величайшіе драматическіе писатели для возбужденія любопытства въ своихъ зрителяхъ. Ко всему сказанному, къ необыкновенной воспріемлемости богато одареннаго природою южнаго племени, надобно прибавить историческія обстоятельства, въ высшей степени благопріятныя. Анины были торговое и промышленное государство; ихъ жители предавались самой разнообразной деятельности, но въ нтогъ у Аеинскаго гражданина было несравненно болъе досуга, нежели у живущаго такимъ-же трудомъ человъка нашего времени. Причина этого явленія заключается въ условіяхъ частной жизни, далеко не столь сложной, какъ наша. Жена и рабы снимали съ Анинскаго гражданина большую часть домашнихь заботь. Дома онь жиль мало. Вся его деятельность, какъ общественная, такъ и частная, проходила подъ открытымъ небомъ въ постоянномъ обмънъ мыслей и впечатлъній съ другими согражданами. Такой быть неминуемо усиливаль вліяніе значительныхь личностей, которыя со всъхъ концовъ греческаго міра собирались въ Анины. Со временъ Перикла Анны дълаются средоточіемъ гелленской умственной жизни. Остальная Греція об'єдняла великими художниками, которые шли за в'єнцами своими въ единственный городъ, который давалъ и утверждалъ права на славу. Въ Коринећ еще процвътала техническая часть искусства; но высшее, духовное начало развивалось въ Анинахъ, по словамъ Нибура. Богатство, естественное слъдствіе торговли и промышленности, еще не находило приложенія къ цълямъ частной жизни, сохранившей до Пелопоннесской войны

прежнюю простоту свою. Зато Аеинскіе богачи гордились красотою оснащенныхъ ими на свой счетъ государственныхъ галеръ, великольніемъ хоровъ, выставленныхъ ими для драматическихъ представленій, и другими обязательными приношеніями (λειτουργίαι), которыя въ эпоху, нами описываемую, еще не считались тягостными, мо служили доказательствомъ почетнаго положенія въ республикъ.

Конечно, не Периклъ вызваль къ жизни всъ изящныя и великія явленія, которыя въ совокупности означаются его именемъ, но онъ стоялъ въ средоточіи этихъ явленій и болье, нежели кто-либо, сознаваль ихъ значеніе. Власть его основана была на безпримърномъ даръ сообщать свои убъжденія другимъ и на дъйствительныхъ дарованіяхъ государственнаго мужа. По образованію, по объему идей, онъ стоитъ даже выше Өемистокла.

Отдавая справедливость великимъ качествамъ Перикла, Нибуръ произносить довольно строгій приговорь надъ ніжоторыми изміненіями, которыя онъ произвель въ системъ Асинскихъ государственныхъ учрежденій. Система эта намъ далеко не вполнъ извъстна. Къ числу самыхъ темныхъ вопросовъ принадлежить вопросъ о значеніи ареопага. Что власть ареопага не была опредълена положительно, это не подлежить сомнънію. Быть можеть законодатель съ намереніемь допустиль такую неопределенность, дабы, не внушая излишнихъ опасеній усиливавшемуся демосу, сохранить въ государствъ сильное, на охранительномъ началь основанное учрежденіе, которое могло оказать великія услуги въ критическія минуты народной жизни. Нибуръ полагаетъ, что во время персидскихъ войнъ ареонагъ пользовался неограниченною властію, соотв'єтствовавшею Римской диктатур'є. Мы оставляемъ это мивніе на отвітственности великаго историка. Извістно, что при Периклъ, по предложенію друга его Эфіальта, судебная власть ареопага была значительно ограничена. Но въ чемъ собственно состояло это ограниченіе, мы достовърно не знаемъ.

"Периклъ и Эфіальтъ заботились объ усиленіи народнаго собранія. Объ нихъ обонхъ можно сказать, что они не знали, что делали, потому что они безспорно повредили республикъ. Гдъ обращение крови совершается съ такою быстротою, какъ въ Анинскомъ народъ, тамъ не для чего ускорять пульсь; лучше внести какія-нибудь замедленія въ ходъ діль, потому что застоя ничего бояться. Эфіальть быль, безъ сомивнія, вполив честный человъкъ, его нельзя упрекнуть ни въ эгоизмъ, ни въ честолюбіи; но по моему мивнію такое обвиненіе падаеть на Перикла, котораго я ни въ какомъ случать не могу оправдать. Периклъ сознаваль свое вліяніе на народъ, который жиль его жизнію; его убъжденія, высказанныя имь умно и съ жаромъ, проникали въ душу народа. Всъ его предложенія принимались. Отношеніе его къ ареопату было совстить другое. Слово Перикла не имтьло бы тажого могущества, если бы ему пришлось говорить передъ ограниченнымъ по числу членовъ собраніемъ ареопага. Онъ вообще не имъль возможности высказать передъ ареопагомъ своего мивнія, потому что не засыдаль въ немъ и не имълъ надежды вступить въ него съ тъхъ поръ, какъ званіе архонта перестало быть избирательнымъ. Если бы нововводители не замъ-

нили избранія жребіемъ, то Периклъ могь бы сділаться эпонимомъ, вступить въ ареопагь и даже подчинить его себъ. Теперь ему пришлось употребить другія средства. — Ареопагь представляеть замічательный примітрь того, что называется esprit de corps, въ лучшемъ смыслѣ этого выраженія. Такой esprit de corps существоваль до французской революціи въ парижскомъ парламенть, котораго члены передавали другъ другу достоинство и независимость, отражавшіяся на всемъ ихъ образъ жизни. Легкомысленный членъ парламента быль презираемъ даже такими людьми, которые охотно мирились съ легкомысліемъ всего остальнаго міра. Такимъ же наслідственно передающимся духомъ отличаются члены извъстныхъ фамилій въ Англіи; онъ составляеть сущность, основу, на которой держатся государственныя учрежденія, замівняя внутреннимъ побужденіемъ отсутствіе прекратившагося вившняго принужденія. Въ такихъ государствахъ, какъ Англія, политическія мевнія существують неизменно въ отдельных в семействах въ продолженін нъсколькихъ стольтій. Какой-нибудь Россель, измінившій вигамъ и перешедшій на сторону торисма, быль бы чудовищнымь явленіемь. Это настоящая и благотворная аристократія. У ареопага быль также свой духъ: легкомысленный, преэрънный человъкъ, по словамъ, сказаннымъ Исократомъ въ эпоху общаго разложенія; вступая въ ареопагь, должень по необходимости изм'вниться, принять другой образъ мыслей. Поэтому ареопагь быль превосходнымъ учрежденіемъ. Онъ состояль изъ выбывшихъ изъ должности архонтовъ, которые засъдали въ немъ во все продолжение остальной жизни своей. Но такъ какъ ареопагь былъ представителемъ охранительныхъ началь, выраженіемъ разума въ республикь, то поступленію въ него должно было предшествовать испытаніе, особливо съ техъ поръ, какъ архонты стали избираться по жребію; иначе онь обратился бы во вздорное учрежденіе. Всякій избранный по жребію архонть обязань быль выдержать испытаніе въ чистоть жизни (δοχιμασία) предъ вступленіемъ въ должность; потомъ, сложивъ съ себя званіе архонта, при переходѣ въ ареопагъ онъ подвергался вторичному испытанію. Такъ поступали итальянскіе города Среднихъ въковъ съ своими подеста. Периклъ и Эфіальть унизили могущество этого судилища, по словамъ Аристотеля, глубочайщаго знатока отдъльныхъ государственныхъ учрежденій" (II, стр. 29 — 32).

Трудно впрочемъ предположить, чтобы судилище, пополнявшееся, какъ видимъ, по жребію, а не по избранію, могло быть проникнуто до такой степени однимъ и тѣмъ же духомъ, какъ говоритъ Нибуръ. Случай могъ ввести въ ареопагъ членовъ недостойныхъ, которые никакъ не получили бы доступа къ нему, если бы прежнее избраніе осталось въ силѣ. Съ другой стороны непонятно, почему Периклъ долженъ былъ отказаться отъ надежды быть архонтомъ и потомъ членомъ ареопага. Если бы онъ дѣйствительно домогался этихъ почестей, то, въроятно, достигъ бы ихъ и по жребію. Преобразованіе ареопага представляло болье трудностей.

Справедливъе намъ кажутся другія замъчанія Нибура. Онъ оправдываеть Перикла въ допущеніи бъдныхъ классовъ Авинскаго народа къ участію въ богатствахъ республики, достигнувшей высшей степени благосостоя-

нія и получавшей огромные доходы. Нехорошь быль, по мивнію Нибура, только способь, употребленный Перикломь, то-есть плата за участіе вь народныхь и судебныхь собраніяхь. Но здівсь, кажется, у Перикла была еще другая ціль: онь хотіль доставить біднійшему Авинянину возможность пользоваться своими правами и воспитать его для жизни вполиті гражданской. Въ этомъ заключается различіе между законами Перикла и Римскими leges frumentariae, которые Нибуръ съ ними сравниваеть. Вождь авинскаго демоса иміль въ виду не одно утоленіе голода бідныхъ классовъ, но и умственное ихъ развитіе. Его мітры ніжоторымь образомъ соотвітствовали мітрамь новыхъ правительствъ касательно народнаго просвіщенія. Впрочемь, при избыткі населенія, которымь уже начинали страдать Аттика и вся остальная Греція, при закрывшейся возможности высылать колоніи въ прежнихъ размітрахъ, Периклъ могь еще иміть въ виду предупрежденіе государственныхъ переворотовъ.

Пелепоннесскою войною кончилось кратковременное, но принесшее плодъ для всей дальнъйшей исторіи человъчества процвътаніе греческой жизни. Война эта носить на себъ особенный характеръ разрушенія: у враждовавшихъ сторонъ не было онредъленной, ясно обозначенной цъли. Споръ могъ, слъдовательно, кончиться только совершенною побъдою одной и уничтоженіемъ другой. Но и побъдителямъ дорого обошлось торжество: proprium periculum fecerunt, qui vicerunt.

"Цвътущее состояніе Греціи передъ Пелопоннесскою войною относится къ последующему времени такъ, какъ Германія предъ Тридцатилетнею войной — къ Германіи послѣ Тридцатильтней войны, или Италія до нашествія Французовъ при Карлъ VIII-къ Италіи посль этого нашествія. Это можно сказать не только о нравственныхъ и духовныхъ отношеніяхъ, но и о разореніи страны, хотя съ этой стороны Греція менье пострадала (?). Юношескій возрасть Греціи кончился рано, вмість съ эпическими и первыми лирическими поэтами; Пелопоннесскою войною замыкается св'яжая пора зрълаго возраста. Сравнивая даже Демосеена, одного изъ величайшихъ умовъ, являвшихся въ исторіи, почти одиноко стоящаго между своими современниками, съ людьми, жившими до Пелопоннесской войны, мы найдемъ, что поэзія уже исчезла. Она не долго сохранилась въ жизни послѣ паденія Аннь, какъ отраженный горами блескъ заходящаго солица. Въ въкъ Августа люди, которыхъ молодость совпадаеть съ междоусобными войнами и битвою при Акціумъ, совершили, по водвореніи относительной тишины и спокойствія, безсмертные труды, но труды эти по происхожденію своему принадлежать прошедшему. То же самое можно сказать о Пелопоннесской войнъ, въ приложении ко всей литературъ и къ цълому складу жизни. За движеніемъ, вызваннымъ Пелопоннесскою войною, следуеть общая усталость; какъ во Франціи черезъ 10-ть літь послів начала революціи прекращаются всъ стремленія къ созданію новыхъ формъ, останавливаются умственная производительность и предпріимчивость, такъ и въ Греціи все было утомлено и хило. Мечтанія и вадежды были истощены и изношены. Война началась съ большою свъжестію силь; многое въ жизни и искусствъ

уже достигло высшей степени развитія; многое приближалось къ этой степени. Трагедія еще до войны стояла такъ высоко, что не могла уже выше подняться; значительнъйшія драмы явились, правда, въ самые годы войны, но онъ суть плоды предыдущаго развитія. Въ комедіи было много безъименныхъ мастеровъ: величайшій между ними Аристофанъ. Но въ трагедіи съ Софокломъ некого сравнить. Ходъ образовательныхъ искусствъ былъ другой: они шли впередъ и во время войны, и послъ и достигли такой оконченности, тонкости и красоты, о которыхъ прежде не имъли понятія. Къ тому же времени принадлежить образование и развитие прозы, которая дотоль не существовала, какъ искусство. Могущество и богатство Греціи были истреблены войною. До 431 года Греція была цвътущею страною, но богатство ея истощилось, и даже области, не испытавшія разоренія, потеритьли сильные удары вслъдствіе напряженій и поборовъ Спарты. Къ этому присоединилось глубокое нравственное огрубъніе, общее разложеніе; чувства ненависти и озлобленія окрібпли; чувства довірія и расположенія къ ближнимъ вымерли. Вместе съ ними погибло невозвратно юношеское возгрѣніе на будущее время. Люди несли жизнь, какъ долгъ; жили безъ радостей, безъ надеждъ на нъчто лучшее, свътлое, на исполнение мечтаній и замысловъ".

"Пелопоннесская война есть самая безсмертная изъ всёхъ войнъ, потому что она обрвла величайшаго историка изъ всъхъ, доселв существовавшихъ. Оукидидъ достигнулъ высшаго, доступнаго историку совершенства, касательно твердости, ясности и живаго изложенія. Въ последнемъ отношенія съ нимъ, можеть быть, сравнился бы Тацить, если бы до насъ дошли утраченныя книги его исторіи: въ тъхъ, которыя сохранились, онъ еще не является намъ очевидцемъ и участникомъ въ событіяхъ, подобно Өукидиду. У Тацита нътъ такой непринужденности и наглядности. Өукидидъ пишетъ такъ, какъ будто онъ еще присутствуетъ при описываемомъ и видить его своими глазами. Въ этомъ онъ неподражаемъ; въроятно въ последнихъ книгахъ Ливія была такая же наглядность, хотя въ другомъ родъ. Мы находимъ ее также въ ръчахъ у Саллюстія. Можетъ быть, она была и въ утраченныхъ книгахъ его. Прежнія порицанія Оукидида безсмысленны: у него и у Демосеена каждое слово тяжело въситъ". О Ксенофонть Нибурь отзывается очень строго: онъ находить, что Ксенофонть относится къ Өукидиду, какъ Глеймъ къ Гёте. "Его исторія никуда не годится: она написана лживо, нерадиво, на скорую руку". Не безъ причины удивляется Нибуръ Ксенофонтову пристрастію къ Спартъ въ виду несчастій, которыя ея гегемонія навлекла на Грецію.

Прекрасно характеризуетъ Нибуръ послѣдніе годы Перикловой жизни, совпадающей съ началомъ Пелопоинесской войны. "Достовѣрно, говоритъ онъ, что Периклъ сдѣлался предметомъ многочисленныхъ нападеній; это объясняется обстоятельствами. По происхожденію онъ принадлежалъ къ аристократіи; по наклонностямъ и убѣжденію онъ стоялъ за демосъ и старался укрѣпить его. Но такъ какъ онъ окончательно разорвалъ прежнія, еще до него ослабленныя связи, существовавшія въ государствѣ, то поря-

докъ вещей, имъ созданный, не могъ быть органическимъ. Его правленіе не было творческое, органически развивающее, но чисто личное: благоденствіе и вліяніе Анинъ завистьли отъ его лица; это была счастливая анархія подъ вліяніемъ великаго человъка. Для будущаго не было создано ничего кръпкаго. Но кто знаетъ, падаетъ ли вина такого опущенія на великаго мужа? кто можетъ утвердительно сказать, что въ этомъ ходъ вещей не было необходимости? Часто за счастливъйшею эпохою слъдуетъ неизбъжно время упадка; счастіе отдъльныхъ лицъ или покольній ведеть за собою упадокъ цълаго. При Периклъ выступила наружу въ Асинахъ личность во всей силь своей. Покорность исчезла въ народъ. Въ молодости Перикла государствомъ правили Оемистоклъ и Аристидъ, потомъ Оемистокаъ и Кимонъ, Кимонъ одинъ, наконецъ самъ Периклъ съ нъсколько старшимъ его годами Кимономъ, и еще позже съ Оукидидомъ Алопенскимъ. Они составляли совокупность великихъ Асинскихъ государственныхъ мужей. Но въ последніе годы Перикла выступаеть на сцену толпа даровитыхъ людей, которые хотятъ управлять государствомъ. У нихъ было знаніе государственнаго дъла и извъстная степень образованности, въ особенности риторической, которая въ молодости Перикла была исключительною принадлежностію немногихъ, подобно ему замізчательныхъ людей, и которою Периклъ самъ, можетъ быть, обладалъ не въ такой высокой степени, какъ его молодые соперники. Ни у кого изъ этой толпы не было впрочемъ укрѣпленной на прочномъ основаніи системы. Весьма немногіе изъ нихъ (Алкибіадъ быль еще очень молодъ) хотъли вызвать къ жизни твии древней аристократін; большая часть состояла изъ демагоговъ, людей честолюбивыхъ, смотръвшихъ на Перикла, какъ на устаръвшаго, заслонявшаго имъ дорогу человъка, высокое положение котораго составляло предметъ желаній каждаго изъ нихъ. Такъ возникли нападки противъ Перикла, по печальному, но совершенно естественному ходу человъческой жизни, который также повторяется въ литературъ и наукъ. Великіе люди пробивають новые пути, но тв, которые обязаны имъ всемъ своимъ значенемъ и существованиемъ, смотрять на нихъ, особливо въ смутныя времена, какъ на препятствія, мъшающія ихъ собственному ходу. Гдъ пульсъ народной жизни бьется медлениъе, тамъ могутъ быть отношенія другаго рода" (II, стр. 54).

Нелѣпые толки о личныхъ причинахъ, будто бы побудившихъ Перивла къ начатію войны, не заслуживають опроверженія. Оправданіе Асинскаго государственнаго мужа находится въ безпристрастномъ разсказѣ Оукидида, который отнюдь не принадлежаль къ числу его безусловныхъ почитателей. Пелопоннесская война была дѣломъ необходимости. Столкновеніе между Спартою и Асинами было неизбѣжно: происшествія въ Корцирѣ служили только внѣшнимъ поводомъ. Но начало войны было несчастливо для Асинянъ. Они, очевидно, не ожидали разоренія, которому подверглась Аттика со стороны Пелопоннесцевъ, истреблявшихъ оливковыя деревья, виноградники и вообще собственность земледѣльческаго класса. Праздное, заключенное въ стѣнахъ великаго города, населеніе смотрѣло издали на эти опустошенія и, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, сваливало вину

на людей, стоявшихъ во главъ правительства, въ особенности на Перикла. Эти жалобы усилились съ появленіемъ страшнаго мора въ Авинахъ. Замѣчательно, что зараза, съ такою силою действовавшая въ Аттике, весьма слабо обнаружилась въ Пелопоннесъ. Извъстно, что Нибуръ приписываетъ заразительнымъ бользнямъ большое историческое значеніе. По его мивнію, великія заразы почти всегда совпадають съ эпохами упадка пивилизацій. Онъ служать рубежами между отходящимъ, вымирающимъ порядкомъ вещей и зараждающимся новымъ. Читатели наши найдутъ въ "Чтеніяхъ о древней исторіи" много относящихся къ этому предмету остроумныхъ, хотя не вполнъ доказанныхъ предположеній. Могучимъ органомъ поднявшейся противъ Перикла оппозиціи была комедія, игравшая въ общественномъ мнізніи такую же роль, какую играють въ новой Европ'в политическіе журналы. Изъ комедій Аристофана видно, какія средства употребляли комическіе поэты для достиженія своихъ цівлей. Пользуясь безграничною свободою, они не щадили ни лицъ, ни учрежденій. Можно себъ представить, какое впечатлъніе производили на массу зрителей эти смълыя до цинизма выходки противъ мужей, занимавшихъ высшія должности въ республикъ, эти недоказанныя обвиненія, или, лучше сказать, клеветы, поднятыя въ грязи площадныхъ толковъ и облагороженныя изящною поэтическою формою. Аристофанъ былъ безспорно величайшій комическій поэтъ всіхть віжовъ, но ссылаться на его мивнія о современных ему двятелях воинской исторіи безразсудно. Въ немъ съ особенною силою и, можно сказать, съ ожесточеніемъ отразилось мивніе изв'ястной политической партіи, и въ этомъ смыслів, а не въ какомъ другомъ, его творенія могуть служить историческимъ источникомъ.

Мы уже замьтили выше любовь Нибура къ Анинамъ. Это чувство высказывается почти на каждой страниць его разсказа о Пелопоннесской войнь. Къ Спартъ онъ ръшительно нерасположенъ, и мы вполнъ сочувствуемъ великому историку. Спартанцы первые сообщили войнъ тоть жестокій характеръ, которымъ она отличается отъ всъхъ предыдущихъ междоусобій, происходившихъ на греческой почвъ. Прибавимъ къ этому, что жестокость Спарты была обдуманная, холодная; она истекала изъ политическаго разсчета, между тъмъ какъ самыя темныя дъла Аеинскаго демоса совершены были подъ вліяніемъ минутнаго увлеченія и нер'вдко вели за собою раскаяніе. Спартанцамъ вміняють въ особенное достоинство ихъ снисхожденіе къ провинившимся военачальникамъ. Строгость, которую обнаруживали Аниняне въ подобныхъ обстоятельствахъ, часто называютъ неблагодарностью. Но Спарта не менъе была строга, когда дъло шло объ опущении ея собственныхъ выгодъ. Она была снисходительна только въ тъхъ случаяхъ, когда вина обращалась ко вреду другихъ. Исторія представляеть много примъровъ безнаказаннаго нарушенія договоровъ и оскорбленій всякаго рода, нанесенныхъ союзникамъ со стороны спартанскихъ сановниковъ. Въ доказательство того, какъ мало можно полагаться на разсказы, пущенные въ ходъ недоброжелателями Авинъ, Нибуръ приводить слѣдующій любопытный факть. Авинскій полководець Пахесь оказаль республикь важную услугу

покореніемъ возставшей Митилены. Вивсто награды онъ быль предань суду и предупредилъ грозившій ему приговорь добровольною смертію. Въ такомь видъ дошли эти происшествія до потомства. Примъръ Пахеса служить, говорять, разительнымъ доказательствомъ легкомыслія и несправедливости Аемнянъ. Но въ греческой анеологіи сохранилось стихотвореніе, показывающее совствить съ другой стороны все это дтло. При взяти Митилены, Пахесъ изнасиловаль двухъ тамошнихъ благородныхъ женъ, которыя потомъ принесли на него жалобу его соотечественникамъ. Побъдоносный полководецъ могъ разсчитывать на ненависть Аеннянъ противъ глубоко ихъ оскорбившихъ Митиленцевъ, но чувства правды и сожальнія къ несчастнымъ жертвамъ взяли верхъ надъ народнымъ озлобленіемъ. Пахесъ долженъ былъ умереть. Спартанскимъ начальникамъ сходили съ рукъ и не такіе поступки. Единственный Спартанецъ той эпохи, внушающій къ своей личности глубокое сочувствіе и уваженіе — Брасидъ. Къ сожальнію, онъ погибъ въ цвете летъ. Кроме великихъ дарованій, окъ отличался благородствомъ и возвышеннымъ, ръдкимъ между его соотечественниками, воззрѣніемъ на обще-греческія дѣла.

Относительно Клеона Нибуръ раздъляетъ господствующее и едвали справедливое мивніе. Въ VI-мъ том'в Гротовой "Исторіи Греціи" находится превосходная и, по нашему мивнію, вврная оцвика двятельности и характера Клеона. Этому человъку пришлось заступить мъсто Перикла средн самыхъ трудныхъ обстоятельствъ, требовавшихъ геніальныхъ дарованій, которыхъ, конечно, у Клеона не было. Но съ другой стороны едвали возможно допустить, чтобы человъкь до того жалкій и ничтожный, какимъ Клеона изображають Оукидидъ и Аристофанъ, могъ выдвинуться впередъ изъ толны образовавшихся въ блестящую эпоху Периклова владычества государственныхъ людей. Въ продолженіи нізсколькихъ лість Клеонъ заслоняеть всехъ своихъ соперниковъ, пользуется постояннымъ вліяніемъ на народъ и обнаруживаеть въ отдъльныхъ, пристрастио противъ него переданныхъ намъ, случаяхъ ясный и здравый взглядъ на современныя событія. Примъромъ можетъ служить дъло о взятіи острова Сфактеріи, подробно и обстоятельно разобранное Гротомъ. Оно приносить большую честь Клеону. Несчастіе его заключается въ непріязни, которую къ нему питали величайшій поэть и величайшій историкь того времени. Өүкидидь, обыкновенно столь безпристрастный и спокойный цівнитель людей, очевидно не любить Клеона. Онъ сообщаеть намь всё ощибки последняго и едва намекаеть на обстоятельства, которыми эти ошибки въ нъкоторой степени оправдываются. Өүкидидъ, между прочимъ, строго осуждаеть Клеона за жестокія мѣры, предложенныя имъ противъ жителей Митилены и Скіоне. Зачъмъ же умалчиваеть онь имя оратора, предложившаго еще худшія, болье несправедливыя міры противь Мелійцевь, и не произносить надъ нимъ такого же приговора? Безразсудно было со стороны Авинянъ отправленіе Клеона во Оракію, гдв онъ долженъ быль встретиться съ геніальнымъ Брасидомъ и защищать противь него важнъйшія колоніи республики, оть которыхъ зависъло въ то время ръшеніе войны. Но самое это довъріе показываеть, что

Клеонъ не былъ въ глазахъ своихъ согражданъ тъмъ презръннымъ шутомъ, какимъ намъ его представляють.

Смерть Брасида была несчастіемъ для цёлой Греціи. Онъ одинъ могъ примирить враждебныя стороны на условіяхъ разумныхъ и умфренныхъ. Значительныя личности Алкибіада и Лисандра, опредёляющія ходъ происшествій во второй половинъ Пелопониесской войны, далеко ниже Брасида въ безкорыстіи и чистотъ намъреній.

"Имя Алкибіада, говорить Нибуръ, принадлежить къ числу самыхъ громкихъ именъ древняго міра; объ немъ много толкують, не показывая обыкновенно его характеристическихъ, отличительныхъ свойствъ. Большею частію говорять о его красоть, о его любезности, забывая то, что въ немь главное, что составляеть его значеніе. Его внішнія качества до такой степени бросались въ глаза, что вредили ему, заслоняя собою его блестящія дарованія. Мы вообще представляемъ себ'в Алкибіада, какъ челов'вка, любующагося собственною красотою, выше всего ставящаго безумныя забавы, и упускаемъ изъ виду ту сторону его характера, которую намъ раскрыла исторія. Весьма немногіе понимають его настоящимь образомь; новые писатели часто отзываются о немъ не только непріязненно, но даже съ пренебреженіемъ; весьма извъстныя сочиненія содержать въ себъ непростительно опрометчивыя, даже презрительныя сужденія объ Алкибіадъ. По митьнію древнихъ, онъ быль человъкъ необыкновенный и принадлежалъ къ числу тъхъ демоническихъ явленій, которыя иногда показываются въ исторіи, опредъляя участь цълыхъ народовъ и странъ и перевъщивая вліяніемъ одной своей личности счастіе и политику цізныхъ государствъ. Оукидидъ, котораго нельзя заподозрить въ излишнемъ пристрастіи къ Алкибіаду, говорить положительно, что отъ него зависъла судьба Анинъ и что если бы Алкибіадъ не отділиль сначала поневолі, потомъ добровольно, своей участи оть участи роднаго города, то ходъ Пелопоннесской войны приняль бы совсемъ другой оборотъ, и что одно это лицо могло решить споръ въ пользу Авинянъ. Это господствующее митие всей древности; всв значительные писатели древняго міра смотр'вли на Алкибіада съ этой точки зр'внія. Только новые писатели думають объ немъ иначе и говорять объ немъ, какъ о безумномъ гулякъ, котораго никакъ нельзи поставить на ряду съ великими государственными мужами древности. Аристофанъ, который по уму не уступаеть Өүкидиду, но безконечно расходится съ нимъ во всемъ остальномъ, выразиль свое сужденіе объ Алкибіад'в въ "Лягушкахъ" въ вид'в шутки, но въ такое время, когда Алкибіада надобно было снова поднять въ общественномъ мивніи. Это сужденіе содержить въ себів все, что можно сказать объ Алкибіадъ. По словамъ Аристофана, появленіе такого чудовищнаго, демоническаго существа въ республикъ составляетъ, конечно, несчастіе и опасность; но тамъ, гдъ есть подобное существо, надобно ему подчиниться и не оказывать ему безполезное сопротивленіе. У Алкибіада совствить особенный характеръ. Во всей древней исторія я не знаю никого, съ къмъ бы его можно было сравнить. Правда, мнв приходиль Цезарь въ голову. Онъ также рано началь позволять себъ политическія вольности, нарушавшія

строгую, обычную законность; но въ немъ есть ивчто другое; онъ несравненно разсудительные Алкибіада. У Алкибіада была (въ этомъ всь согласны) не политическая, а тиранническая натура, φύσις τυραννική. Онъ не могъ никакъ приноровиться къ государству и законамъ, не могъ спокойно довольствоваться тёмъ положеніемъ, которое отведено ему было политическими учрежденіями его родины. Цезарь быль не таковъ. Онъ, конечно, также иногда уклонялся отъ законности и стремился выше, но это стремление у него было прикрыто, стояло на второмъ планъ, до извъстной поры его жизни; вообще онъ до самаго своего консульства быль гражданиномъ республики. Къ тому же Цезарь быль практическій человіжь, дійствовавшій въ формахъ даннаго государства. У Алкибіада напротивъ не было смысла для такой дізтельности: онъ быль стращный эгоисть, заботился только о себъ и о своей власти; республика должна была повиноваться. Анины вынесли отъ него много такого, чего не стерпъли бы отъ другаго гражданина, но дълать было нечего, только при такихъ условіяхъ можно было разсчитывать на Алкибіада. Нельзя впрочемь не признать, что съ лътами онъ становился значительно лучше, и что въ последние годы его жизни, после его вторичнаго разрыва съ родиною, въ немъ обнаружились патріотическія чувства, показывающія, что въ зрѣломъ возрастѣ онъ сталъ несравненно лучшимъ гражданиномъ. Не подлежить никакому сомнъню, что онъ съ самой ранней юности наглымъ образомъ обнаружилъ притязаніе на ту же власть и то же положение въ государствъ, какими пользовался его опекунъ, Периклъ. Всв сознавали, что онъ былъ великій полководецъ и великій государственный человъкъ, но онъ не любилъ ничего, что требовало тщательной работы, строгой добросовъстности и постоянства. Въ этомъ отношеніи онъ быль безсовъстень; но тамь, гдв надобно было дъйствовать на сердца, въ Аоинахъ или вит Аоинъ, тамъ, гдт надобно было запугать или убъдить народъ, направить къ своимъ целямъ политику другихъ государствъ или начальствовать надъ войсками, тамъ онъ быль великій художникъ. Въ войскъ онъ не имълъ себъ равнаго; онъ былъ ръшительно великій полководецъ. Въ личности его было нъчто въ самомъ дълъ очаровательное, подчинявшее ему все, что его окружало. Онъ сознаваль эту власть и пользовался ею, какъ хотълъ. Такія истинно демоническія натуры ръдко употребляють свое могущество на добро. Ничто имъ не противится, всъ сознають ихъ превосходство надъ собою: онъ же не признаютъ надъ собою ни божественнаго, ни человъческаго закона; порою онъ добровольно подчиняются этимъ законамъ, являются благородными, великодушными, исполненными любви, но при первомъ требованіи эгоисма сбрасывають съ себя принужденіе. Тогда люди кажутся имъ насъкомыми, которыхъ они ставять ни во что. Таковъ быль Алкибіадъ.

Въ новъйшія времена подобнымъ могуществомъ обладаль въ большей степени Мирабо, въ меньшей Фоксъ. Они причаровывали къ себъ все, что къ нимъ приближалось, но оба уступали Алкибіаду. Наполеонъ быль слишкомъ практическій человъкъ. Такая же, сохранившая свою чистоту, натура была у Демосоена: это высшее въ исторіи, но тотчасъ является зависть и начинаетъ грызть. Впрочемъ подобныя лица ръдко остаются чистыми; боль-

шею частію они отдаются дьяволу. Катилина быль человінь въ этомъ роді, а не дюжищный злодій" (II, стр. 106—111).

Страшная участь Анинскаго флота и сухопутныхъ войскъ подъ Сиракусами опредълвла поздивищія мивнія о предпріятіяхъ Анинянь въ Сициліи. Мы привыкли смотръть на Сиракусскую экспедицію только чрезъ развязку ея, нанесшую Аннамъ ударъ, отъ котораго онъ не могли оправиться. Нибуръ не повторяетъ обвиненій, которыя обыкновенно поэтому поводу возводятся на Аоины и въ особенности на Алкибіада. Мысль о завоеваніи Сициліи могла придти въ голову истиню государственному человъку и легко могла быть осуществлена при тогдашних средствахь Асинской республики и при постоянныхъ междоусобицахъ сицилійскихъ городовъ. О выгодахъ такого завоеванія можно составить себ'в повятіе уже изъ того обстоятельства, что Сицилія снабжала хлібомъ Пелопоннесь. Цвітущее состояніе острова, на которомъ впоследствіи сошлесь, споря о владычестве надъ историческимъ міромъ, Римъ и Кареагенъ, великольше его городовъ и обшириал торговля этихъ городовъ явствують изъ всёхъ древнихъ свидётельствъ. Въ Сициліи, по геніальной мысли Алкибіада, должна была рівшиться Пелопоннесская война. Что могли противопоставить отразанныя отъ своей житницы Спарта и ея союзники Аоинамъ, уселеннымъ всеми богатствами Сициліи? Аоиняне не сомнъвались въ успъхъ задуманнаго ими предпріятія. Мало того, они думали о распространеніи своихъ владіній на Западъ, о покореніи Сардиніи и самого Кареагена. Въ надеждахъ этихъ не было ничего преувеличеннаго и несбыточнаго: войны Діонисія и Аганокла обличають внутреннюю слабость тогдащияго Кареагена. А между темъ могущество Сиракусскихъ вождей никавъ не могло выдержать сравненія съ могуществомъ Аннъ, не говоря о генін Алкибіада, передъ которымъ ничтожны и Діонисій, и Агасоклъ. Нибуръ прекрасно сравниваетъ по этому поводу характеръ Римскихъ и Асинскихъ войнъ. Римляне воевали потому, что безъ войнъ или внутреннихъ смуть имъ было нечего дълать: скука одолъвала цълый народъ. Аеиняне также скучали праздностію, но оть избытка внутреннихъ силь, оть жажды новыхъ ощущеній и великихъ событій. Впрочемъ Асинянину было хорошо и дома. "У него были великіе праздники, поэты и воспріемлемость для всего прекраснаго. Аттическіе поэты по преимуществу заслуживають названія благотворительных мужей; ихъ звуки, какъ лира Амфіона, укрощали дикія страсти толпы и занимали ее собою. Когда сердца были преисполнены пъсенъ и дивныхъ трагедій, тогда въ Анинахъ всъ были счастливы и веселы, никто не чувствовалъ своей бъдности, не искалъ сильныхъ душевныхъ потрясеній". Но именно при такомъ настроеніи народа онъ легко подавался на великія, представленныя ему съ поэтической стороны, предпріятія. Римлянинъ имъль въ виду практическую цёль, результать войны; Асинянинъ находиль наслаждение въ подвигъ, хотя и онъ далеко не быль чуждъ поэтическаго разсчета. При содъйствіи Алкибіада, успъхъ сицилійской экспедиціи почти не подлежаль сомнічнію. Даже первыя дійствія Никія были довольно удачны, но мнительность и робкая осторожность этого несчастнаго полководца дали дізлу другой обороть. Никій не воспользовался

Digitized by Google

первымъ впечатлъніемъ, произведеннымъ прибытіемъ Аоинянъ въ Сиракусы, пропустиль драгопънное время и далъ Алкибіаду возможность принять изъ Спарты тъ мъры, конечнымъ слъдствіемъ которыхъ было паденіе Аоинъ.

Роковой геній Алкибіада раскрылся во всей полнотів своей въ эпоху его изгнанія. Алкибіадъ открыль Спартанцамь глаза на опасность, которая имъ грозила, и быль виновникомъ новой, болже рышительной системы войны. Вместо ежегодныхъ вторженій въ Аттику, Пелопоннесцы заняли, по его совъту, на разстояніи трехъ нъмецкихъ миль отъ Асинъ небольшой городокъ Лекелею, укрѣпили его и непрерывными разореніями не давали оправиться сельскому населенію. На помощь Сиракусамъ быль отправленъ Гилишть, настоящій представитель тогдашняго спартанскаго характера, соединявщій съ достоинствами искуснаго полководца совершенное отсутствіе политической чести, или, лучше сказать, честности. Алкибіаду же были обязаны Аоины вмізшательствомъ Персіи въ Пелопоннесскую войну и отпаденіемъ значительной части своихъ прежнихъ союзниковъ. Персидскій флотъ пришелъ на помощь къ Спартанцамъ, которые сверхъ того получали отъ Персидскаго царя значительное денежное пособіе. Узкая, антинаціональная политика Спарты обнаружилась гораздо прежде Анталкидова мира; уже во время Пелопоннесской войны Спарта продала Персамъ независимость своихъ мало-азіатскихь соплеменниковъ. Если бы Алкибіадъ не остановился во время и не употребиль той же д'вятельности, какую онь обнаружиль ко вреду Аеинъ, въ ихъ пользу, то участь последнихъ решилась бы несколькими годами ранее. Те самые сатрапы, которыхъ онъ убедиль оказать пособіе Спартъ, сдълались орудіями его совершенно измънившихся намъреній.

Предълы нашей статьи не позволяють намъ познакомить читателей со всъми подробностями Нибурова изложенія послъднихъ годовъ Пелопоннесской войны. По нашему мнънію, это — одинъ изъ самыхъ удачныхъ отдъловъ въ "Чтеніяхъ о Древней Исторіи". Заживо затронутая событіями, отдъленными отъ насъ разстояніемъ двадцати двухъ въковъ, личность историка высказывается въ каждомъ сужденіи, имъ произносимомъ. Не всъ эти сужденія справедливы; о многихъ мы даже ръшительно не знаемъ, на какихъ данныхъ они основаны, но едвали найдется мыслящій читатель, способный устоять противъ впечатлівнія этихъ горячихъ, дышащихъ чувствомъ современника, страницъ.

Несчастія, испытанныя Асинами, привели многихъ гражданъ къ убъжденію въ необходимости внутреннихъ преобразованій. Политическія формы Перикловой эпохи, установившіяся подъ вліяніемъ исключительно демократическихъ идей, не могли соотвътствовать требованіямъ республики, нуждавшейся въ кръпкой, способной сосредоточить въ своихъ рукахъ всъ государственныя силы, власти. Нибуръ справедливо замъчаетъ, что въ тогдашнихъ Асинахъ не было правительства въ настоящемъ смыслъ этого слова. Личное вліяніе Перикла замъняло отчасти недостатокъ учрежденій; Перикль стоялъ во главъ народа и сообщалъ ръшеніямъ народныхъ собраній нъкоторую послъдовательность и единство; у него не было преемниковъ: Алкибіадъ выдавался впередъ только въ тъхъ случаяхъ, которые его особенно

занимали, но онъ не имѣлъ того цѣльнаго значенія въ республикѣ, какое принадлежало его опекуну. Короче, Асинамъ въ эпоху, о которой теперь идеть рѣчь, нуженъ былъ диктаторъ, а политическіе реформаторы, о которыхъ мы упомянули выше, заботились только объ установленіи прочнаго аристократическаго элемента. Попытки эти оказались, какъ и слѣдовало ожидать, неудачными.

Въ числъ лицъ, игравшихъ въ то время значительную роль, есть одно, надъ которымъ нельзя не задуматься историку. Мы говоримъ о Оераменъ. Мужественная кончина въ періодъ владычества 30-ти тиранновъ, къ числу которыхъ онъ самъ принадлежалъ, доставила Оерамену незаслуженную славу героическаго характера. Разбирая подробно его предыдущую жизнь, нъкоторые новые историки пришли къ заключеніямъ совстиъ другаго рода. Шлоссеръ въ своей Древней Исторіи (т. І, отд. ІІ) называетъ Оерамена предателемъ и вообще произносить надъ нимъ самый жестокій приговоръ. Митыніе Нибура кажется намъ достойнъе истиннаго историка, умъющаго цънить вліяніе времени и обстоятельствъ на дъйствія отдъльныхъ людей.

"Оераменъ принадлежитъ къ числу самыхъ замвчательныхъ характеровъ древней исторіи; я когда-нибудь буду писать о немъ. Онъ былъ отличный полководецъ, счастливъ, неутомимъ, искусенъ; онъ обладалъ необыкновеннымъ, быть-можеть не обработаннымъ наукою, но могучимъ краснорвчимъ. Притомъ онъ былъ, чего наименъе можно было ожидать, человъкъ благонамъренный и справедливый; его огорчала всякая неправда и все неразумное, но такъ какъ онъ жиль только въ настоящемъ, въ текущемъ мгновеніи, то онъ не заботился ни о прошедшемъ, ни о будущемъ. Этимъ объясняются его внезашные переходы отъ одной партіи къ другой, когда та, къ которой онъ принадлежалъ, его болъе не удовлетворяла или не принимала его справедливыхъ совътовъ. Такимъ же образомъ отставалъ онъ отъ новой партіи, когда быль ею недоволень, или когда старая обращалась къ нему съ разумными предложеніями. Такая измізнчивость доставила ему прозваніе котурна. Сандаліи дізлались на одну ногу, котурнь на обів, такъ что его можно было надъвать по произволу на правую и на лъвую ногу. Өераменъ часто менялъ партін. О немъ много было писано, но те немногіе новые историки, которые имъ занимались, не справились съ нимъ. Я понимаю его совершенно и думаю, что характеръ его можно изобразить вполнъ. Несмотря на всь его заблужденія и гръхи, я не могу его не любить: онъ тяжело искупиль свои проступки. Человъкъ, которому угрожаетъ паденіе и падающій всявдствіе похвальных в побужденій, лучше того, кто остался чистымъ по неспособности и отсутствію соблазновъ. Поэтому Оераменъ меня не оттадкиваеть оть себя; напротивь я разделяю чувство, которое онь вообще внушаль въ древности. Цицеронъ его любитъ, хотя онъ, безъ сомивнія, оцівниль отдівльные поступки его жизни и вовсе не быль намізренъ ихъ защищать. У него есть, конечно, дела, которыхъ нельзя оправдывать, но которыя можно извинить, потому что за ними следуеть всегда прекрасное обращеніе къ лучшему и желаніе загладить дурное; сердце у него было самое открытое, которое не боялось признаться въ собственной

винъ и ревностно стремилось къ ея исправленію. Онъ принадлежаль къ числу людей, которые смотръли на тогдащнюю порчу Асинской демократіи, какъ на нѣчто, чему надлежало положить конепъ, которые желали перемъны учрежденій и надъялись этою перемъною водворить въ Греціи миръ" (II, 168). Дале говорить объ немъ Нибуръ: "Веселость, съ которою онъ вышиль за здоровье Критія чашу съ цикутою, обличаеть спокойствіе человъка необычайныхъ силь, но утомленнаго жизнію, отъ которой онъ хочеть отдълаться, какъ отъ тяжкой ноши" (П, 202). Къ сожальнію до насъ не дошло превосходное сочинение, написанное Оераменомъ въ оправдание себя. У Лисія (Contra Eratosth. p. 127. Reisk.) находятся подлинныя мъста. Рычь, которую Ксенофонть влагаеть въ уста Оерамену, по мивнію Нибура, поддъльная и написана самимъ историкомъ. Вообще Нибуръ, какъ мы уже показали выше, не любить Ксенофонта и говорить туть же (201), что всъ его річи на одинъ ладъ; Оракійцы, Персы, Асиняне, люди всіхъ партій говорять у него однимъ и темъ же языкомъ, то-есть несколько распущеннымъ (etwas liederliche Manier) языкомъ самого Ксенофонта.

Смуты, предшествовавшія изгнанію 30-ти тиранновъ и возстановленію Асинской независимости, подали поводъ Нибуру въ слідующимъ словамъ, которыя съ одной стороны характеризують его лично, съ другой могуть служить превосходнымъ образцомъ истиннаго воззрінія на людей, призванныхъ дійствовать въ смутныя времена исторіи.

"Эти событія представляють намъ поучительное доказательство того, что не должно судить о нравственномъ достоинстве человека по цвету политической партіи, къ которой онъ принадлежаль, и что нельзя сказать: такой-то принадлежить нь такой-то партіи, следовательно онь дурной челов'явь, или наобороть — хорошій. Подобныя сужденія составляются безъ труда, но въ нихъ нътъ истины; исторія учить насъ другому, лучшему: часто подъ знаменами самаго благороднаго дъла стоятъ самые порочные люди, и наобороть въ рядахъ дурной партіи мы не рѣдко встрѣчаемъ благородивишихъ людей, воображающихъ, что они двлаютъ добро, тогда какъ поступки ихъ вредны и неразумны, потому что они ошиблись въ цъли или недальновидны. Это явленіе повторилось и въ Асинахъ. Орасибуль быль отличный, безукоризненный гражданинь; но съ нимъ выбств, въ числв начальнивовь, стояль за правое дело и участвоваль вы возстановлении прежняго порядка Анитъ, впоследстви обвинитель Сократа. Обвинитель Сократа, виновникъ его погибели едвали могъ быть хорошимъ и добрымъ человъкомъ: онъ былъ религіозный лицемвръ. Наоборотъ, между находившимися въ городъ противниками Орасибула были въроятно превосходные люди. Самъ Сократь и безъ сомнения большая часть его друзей оставались въ городъ \*). Я навърно быль бы въ Пирев или въ Филъ, но никавъ не бросиль бы камня въ того, кто остался въ Аннахъ, а только пожалъль бы о немъ" (II, 211).

Надобно при этомъ вспомнить, что Орасибулъ и его партія держались въ Пирев, а олигархи съ своими приверженцами въ самомъ городъ.

Въ следующей статъе мы отдадимъ читатслямъ "Пропилеевъ" отчетъ въ содержании остальныхъ "Чтеній о Древней Исторіи", посвященныхъ печальнымъ, но поучительнымъ временамъ упадка греческой жизни.

II.

За Пелопоннесскою войною следуеть въ "Чтеніяхъ о Древией Исторів" обзоръ исторіи персидской до возстанія младшаго Кира противъ Артаксеркса. Читателямъ "Пропилеевъ" известно, какое участіе принимали въ этомъ возстание греческие наемники, которыхъ походъ и отступление подробно описаны въ лучшемъ изъ сочиненій Ксенофонта. Мы привели уже мивніе Нибура объ этомъ писатель. Какъ-бы нехотя признаетъ Нибуръ достоинство Анабасиса; но отзывъ его о личности самого сочинителя слишкомъ строгъ, хотя и въ немъ есть доля истины. Въ этомъ отношени нельзя не указать на превосходный отдъль, посвященный отступленію 10-ти тысячь Грековъ въ ІХ-мъ томъ Гротовой "Исторіи Греціи". Нибуръ визвияетъ Ксенофонту въ вину самое участие его въ походъ. Другие шли, говорить онъ, наемниками ради денегъ, -- Ксенофонтъ пошелъ изъ энтузіасма. Трудно найти въ Анабасист признаки такого энтувіасма. Причины, побудившія мододаго Аеинскаго всадника, Сократова ученика, стать въ ряды Кировыхъ мисеофоровъ, были весьма просты. Послъ Пелопоннесской войны жизнь въ униженныхъ Асинахъ не представляла ничего особенно привлекательнаго даровитому и жаждавшему дъятельности юношъ. Другь его Беотіецъ Проксенъ писалъ ему изъ Сардъ, гдв онъ находился при особв Кира, о предстоявшихъ персидскому государству переворотахъ и звалъ его къ себъ. Ксенофонтъ принялъ охотно это приглашение. Не легко было Греку, въ особенности Аенеяниеу, устоять противъ троякаго искушенія: войны, славы и странствованій по землямъ, о которыхъ въ Греціи ходили только смутные слухи.

Клеарха и другихъ начальниковъ греческаго наемнаго войска въ службъ Кира Нибуръ не безъ основанія сравниваетъ съ полководцами Тридцатильтней войны, о которыхъ говорить следующее: "Досадно, что на такихъ людей смотрятъ какъ на героевъ; это признакъ совершеннаго незнанія исторіи; у Банера, какъ и у Клеарха, были таланты великаго полководца; но, подобно Папенгейму, онъ является намъ чудовищемъ, какихъ, слава Богу, не встречаемъ въ новейшихъ войнахъ Европы".

Сраженіе при Кунаксі положило конецъ наступательному движенію Грековъ; но съ него начинается тотъ рядъ великихъ подвиговъ, которые доставили сборной наемной дружинъ всемірно-историческое значеніе. Мы не считаемъ нужнымъ повторять всімъ знакомыя подробности отступленія 10 тысячъ Грековъ. Но едва ли до того времени могло развиться въ душів Грека такое глубокое сознаніе собственнаго превосходства надъ народами Востока. Воины Мараеона, Фермопилъ и Платеи стояли на родной почвів; непріятель превосходиль ихъ числомъ; за то на ихъ сторонів было много другихъ условій успівха. Но спутники Ксенофонта находились совсімъ въ

другомъ положеніи. Имъ надлежало прокладывать себъ путь на родину чрезъ земли имъ вовсе неизвъстныя, населенныя племенами, которыхъ имена дотолъ не доходили до греческаго уха; имъ предстояла равно трудная борьба съ природою горныхъ и холодныхъ странъ, съ голодомъ и, наконецъ, съ врагами, которые напирали на нихъ со всъхъ сторонъ, спереди и сзади. Прибавимъ къ тому, что лучшіе ихъ вожди были у нихъ отняты измівною при самомъ началъ отступленія. Надобно было замънить ихъ людьми новыми, едва извъстными войску и не успъвшими еще заслужить его довърія. Между этими новыми вождями первое мъсто принадлежить безъ сомнънія Ксенофонту, У Грота есть нъсколько умныхъ, по этому поводу написанныхъ страницъ (томъ IX, страницы 113-118). Онъ показываетъ, до какой степени Ксенофонть быль обязань своимъ быстрымь возвышениемъ и вліяніемъ на умы сподвижниковъ той системъ воспитанія, которая принадлежала къ числу отличительныхъ признаковъ Асинскаго гражданина и была одною изъ причинъ его несомивниаго превосходства надъ остальными Греками. Въ рядахъ Грековъ, которыхъ Киръ собралъ подъ свои знамена и привелъ къ Кунаксъ, были конечно люди болъе опытные, чъмъ Ксенофонтъ, въ военномъ дълъ и столь же мужественные. Между ними было много ветерановъ Пелопоннесской войны. Но когда войско падало духомъ въ виду почти неодолимыхъ препятствій, когда самые храбрые думали только о честной смерти, тогда Асинянинъ Ксерофонтъ, привыкшій къ волненіямъ народнаго собранія, находиль слова и идеи, возстановлявшія бодрость и надежду. Уроки софистовъ и риторовъ принесли пользу на бранномъ полъ. Ксенофонтъ равно ум'влъ, по словамъ Грота, мыслить, говорить и д'вйствовать. Только въ Афинахъ могъ онъ найти условія для такого гармоническаго и разнообразнаго развитія способностей, данныхъ ему природою.

Гротъ почти совершенно согласенъ съ Нибуромъ относительно возможныхъ результатовъ сраженія при Кунаксѣ. Побѣда Кира могла бы обнаружить большое вліяніе на участь древняго міра. Киръ вполнѣ сознавалъ значеніе греческой образованности, по крайней мѣрѣ въ политическомъ смыслѣ. Онъ былъ окруженъ Греками и доставилъ бы несомнѣнно на Востокѣ гелленисму то вліяніе, которое онъ пріобрѣлъ вслѣдствіе Александровыхъ завоеваній. Эти завоеванія могли даже сдѣлаться невозможными, если бы Киру удалось осуществить свои планы. За то преобразованное, скрѣпленное греческими элементами персидское государство могло бы явиться опаснымъ врагомъ для Греціи и разыграть относительно упадавшихъ республикъ ту роль, которая потомъ досталась на долю Македоніи.

Участіе, принятое Спартанцами въ Кировомъ предпріятіи, увлекло ихъ въ войну съ Артаксерксомъ. Когда Агесилай принять начальство надъ спартанскимъ войскомъ въ Малой Азіи, при немъ было только 30 настоящихъ Спартанцевъ. Они занимали главныя должности въ арміи, состоявшей изъ перізковъ и вольноотпущенныхъ гелотовъ. Число спартанскихъ гражданъ въ то время не превышало тысячи. Государство должно было по необходимости беречь ихъ только въ качествъ начальниковъ или офицеровъ вообще. Мнъніе Нибура о самомъ Агесилаъ представляетъ ръзкую противополож-

ность съ похвалами, которыми обыкновенно осыпають спартанскаго царя его древніе и новые біографы. Агесилая д'айствительно нельзя причислить къ великимъ людямъ Греціи. Онъ быль хорошій полководець и быль чуждъ той жестокости, которою вообще отличались его соотечественники, въ особенности современникъ и сопернивъ его Лисандръ. У него было много личныхъ друзей; но онъ простиралъ свою пріязнь до непозволительнаго пристрастія. При нъкоторомъ добродушів, у него были чисто спартанскіе пороки: презрѣніе къ праву, глубокій эгонсмъ и отсутствіе всякаго высшаго. гелленскаго національнаго чувства. Счастливый возврать 10 тысячь Грековъ внушиль Агесилаю мысль о возможности легкихь завоеваній въ Персін; но, несмотря на довольно усиленный ходъ его действій въ Малой Азіи, онъ не совершилъ ничего важнаго. Победы его надъ Персами весьма незначительны въ сравнени съ побъдами Александра или даже съ битвами V-го стольтія. Вообще въ немъ есть начто узкое и ограниченное; скажемъ впрочемъ въ оправдание Агесилая, что ему недостало времени для полнаго раскрытія плановъ, съ которыми онъ прищель въ Авію. Онъ принуждень быль посившить возвратиться въ Грецію, потому что большая часть прежнихъ союзниковъ Спарты подняли противъ нея оружіе и заставили ее думать о собственной безопасности.

Недавияя гегемонія Спарты была потрясена въ своихъ основахъ Коринескою войною. Греческія республики, отложившись отъ Аеинъ, во время Пелопоннесской войны испытали уже сладость спартанскаго владычества и горько жальши о своихъ прошлыхъ отношеніяхъ. Ненависть къ надменной Спарть сдълалась общимъ чувствомъ греческаго міра. Къ сожальнію Аеины были не въ состояніи воспользоваться такимъ настроеніемъ умовъ. Причиною тому была бъдность республики, которая еще не успъла оправиться отъ недавнихъ бъдствій и потому требовала тяжелыхъ жертвъ отъ острововъ, которые охотно перешли снова на ея сторону. Недостатокъ источниковъ не позволяеть намъ вполнъ оцівнить великія услуги, оказанныя въ эту эпоху Аеинамъ Фрасибуломъ и Конономъ. Безъ последняго едва ли было бы возможно быстрое возстановленіе Аеинскихъ укрыпленій. Изв'єстно, что Кононь помогь въ этомъ случать своимъ согражданамъ деньгами, которыя онъ нолучилъ отъ персидскаго правительства и отъ Эвагора, царя Кипрскаго.

Нибуръ указываетъ на два важныя явленія, характеризующія эпоху Коринеской войны, именно на первыя попытки образованія союзовъ, им'євшихъ цізью независимость греческихъ республикъ, и на измітненія, введенныя въ греческую тактику Ификратомъ. Относительно Анталкидова мира великій историкъ согласенъ съ большею частью писателей, упоминающихъ объ этой покорной сдізкі Спартанцевъ съ Персами. Здізсь не можеть быть двухъ различныхъ мизній. Никогда еще политическій эгоисмъ Спарты не высказывался съ такимъ безстыдствомъ.

Новая, скръпленная условіями Анталкидова мира гегемонія Спарты была еще тягостнъе первой и неминуемо вела къ возстанію порабощенной, но еще не совершенно обезсиленной Грепіи. Извъстно, какимъ рядомъ политическихъ преступленій, какими нарушеніями народнаго права Спартанцы вызвали къ

бою Онвы, дотоль мало замьтныя въ греческой исторіи. Въ великой личности Эпаминонда воплотились, можно сказать, и гитвъ Гредіи на унизительное иго и надежды мыслящихъ умовъ на политическое возрождение родины. Пораженіе Спартанцевь при Левитр'в было событіе нежданное, удивившее самихъ побъдителей. Нравственное впечатлъніе, произведенное этою битвою, было для Спарты вреднее понесеннаго ею урона въ людяхъ, хотя и последній быль довольно значителень. Въ продолженіе восьми леть Эпаминондъ быль первымъ человъкомъ въ греческомъ міръ и держалъ въ своихъ рукахъ его судьбу. Умирая, онъ унесъ съ собою не только созданное имъ величіе Өивъ, но цізную систему политическихъ идей. Многое изъ начатаго имъ съ благими нам'вреніями обратилось впосл'єдствіи ко вреду Греціи, потому именно, что Эпаминонду ие удалось довершить свое д'ало. Онъ ясно понималь, что возстановление греческихъ республикъ въ томъ видь. въ какомъ онъ существовали до Пелопоннесской войны, было невозможно. Мъсто исчезавшихъ гражданскихъ доблестей, отсутствие тъхъ духовныхъ силь, на которыя преимущественно опиралась независимость государствь, побъдившихъ при Саламинъ и при Платеъ, онъ хотълъ замънить вивлиними ручательствами (гарантіями) политической независимости для отдільныхъ республикъ. Съ этою целью возвратиль онъ свободу Мессеніи и старался связать въ одинъ соювъ разрозненные между собою города Аркадіи. Лучшаго оплота нельзя было противопоставить честолюбивымъ видамъ Спарты. Участіемъ своимъ въ дізахъ Оессаліи и Македоніи онъ тісніве связаль судьбу этихъ странъ съ судьбами Грепін, дотолѣ мало о нихъ помышлявшей. Предвидъль ли Эпаминондъ опасность, которая грозила отсюда Греція? Не знаемъ. Во всякомъ случать оть его зоркаго взгляда не сирылась важность этихъ земель, и онъ спъщиль ввести ихъ въ задуманную имъ систему равносильных в государствъ. На гегемонію бивъ Эпаминондъ смотр'влъ канъ на нъчто преходящее. Не ее поставиль онъ цълью своихъ подвиговъ. Съ законною, дозволенною только истинно великимъ людямъ гордостью шель онъ къ осуществленію своей теоріи, своей личной задачи. Онвы служили ему только орудіемь. Въ политической деятельности Эпаминонда мы найдемъ гораздо болве теоретическихъ элементовъ, чъмъ у Оемистокла или даже у Перикла, жившихъ въ эпоху отношеній болье простыхъ и естественныхъ. Сраженіе при Мантинев положило конецъ подвигамъ Эпаминонда. Передъ смертью онъ спросиль, кто изъ Оиванскихъ полководцевъ остался вь живыхь. Лучшіе пали,—ть, которымь онь довъряль завытныя думы свои. Роль Онвъ была кончена: имь оставалось только съ честью выдти изъ борьбы, утратившей смысль. Цицеронъ называеть Эпаминонда величайшимъ мужемъ Греціи; почти то же говорить о немъ Полибій. Ихъ мижніе основано на высокихъ свойствахъ Оивскаго вождя, а не на результатахъ его дъятельности. Въ самомъ дълъ трудно себъ представить лицо болъе чистое, болье благородное, менье причастное къ мелкимъ страстямъ и побужденіямъ. Къ идеальному образу Эпаминонда старались приблизиться лучшіе между позинъйшими политическими дъятелями Греціи, Тимолеонъ и Филопеменъ. Какъ гражданинъ Опръ и какъ Гелленъ, онъ вполив совершилъ долгъ свой, и мы не въ правъ обвинять его за то, что съмя, брошенное имъ, не взощло благодатною жатвою. Онъ ослабилъ Спарту и какъ бы втянулъ въ греческія дъла Македонію. Возрожденная Мессенія не забыла въ виду общей бъды своихъ частныхъ страданій и отомстила Спартъ на счетъ всей Греціи, поддерживая въ Пелопоинесъ выгоды македонскихъ государей.

Последній отдель "Чтеній о Древней Исторін", заключающій въ себе періодъ македонскаго преобладанія въ Греціи, проникнутъ горькимъ, въ частностяхъ пристрастнымъ противъ Македоніи чувствомъ. Такое чувство со стороны Нибура весьма понятно и придаеть его разсказамъ что-то теплое и вызывающее сочувствіе читателя. Нибуръ конечно не хуже другихъ понималь жестокую историческую необходимость, жертвою которой сділались греческія государства. Онъ указываеть самь на причины упадка, на глубокую порчу греческой жизни, на неизбежную казнь, но совершители этой казни внущають ему отвращение. Подъ чась это отвращение заходить слишномъ далево; оно нарушаеть спокойствіе чисто историческаго соверцанія. Историкъ становится человікомъ; онъ готовь обнажить мечь и стать въ ряды защитниковъ давно проиграннаго дъда. Онъ очевидно несправедливъ противъ Александра, даже противъ техъ Грековъ, которые преклонились предъ яркою звъздою македонскаго завоевателя. Мы уже не разъ указывали на ръдкія способности Нибура переноситься въ прошедшее и жить въ немъ всемъ сердцемъ. Признаемся, мы съ своей стороны не можемъ отказать въ сочувстви великому историку, негодующему противъ Македоніи. Можно ли быть равнодушнымь зрителемь безжалостного истребленія всего живаго и свътлаго въ Греціи? Кто изъ Македонянъ, за исключеніемъ Великаго Александра, можеть называться истиннымъ Гелленомъ?

"Въ Филипиъ", говоритъ Нибуръ, "надобно умъть отличить явлене природы отъ нравственнаго существа. Филиппъ былъ безспорно необывновенный, изъ ряду выходящій человікь, и мивніе древнихь, что создатель македонскаго государства совершиль подвигь болбе трудный, чемь Александръ, который приложилъ иъ дълу уже готовыя силы, совершенио върно... Другой вопросъ, быль ли онь добрый и благородный человъкъ. Что въ немъ были благородныя наклонности, этого я не намеренъ отрицать. У него есть чисто человъческія прекрасныя черты; онь быль другь друзей своихъ и умълъ являться съ свътлой стороны тъмъ, кто былъ къ нему близокъ. За то онъ ставиль цель свою выше всего: никогда мысль о чести, о върности, о добродътели, о совъсти, не могла отвлечь его отъ предположенной цъли. Александръ стояль выше его по воспитанию. Филиппъ провелъ дътство свое при полуварварскомъ дворъ, которому неизвъстно было даже чувство стыда. Онъ съ колыбели говориль по гречески; но духъ у него быль не греческій. Конечно онъ быль въ Опвахъ. Однако изв'ястіе о томъ, что онъ былъ воспитанъ въ домъ Эпаминонда, должно быть принято съ значительными ограниченіями. И кто можеть сказать, что молодой князь быль въ состояни оценить скромную и безъискусственную доблесть Эпа-

Нибурь отзывается впрочемъ съ должнымъ уважениемъ о необыкновен-

ныхъ дарованіяхъ и дѣятельности Филиппа. Укажемъ для примѣра на стр. 321 и 322 тома П-го, гдѣ въ немногихъ словахъ изъяснена важность Филипповыхъ нововведеній въ войскѣ.

Къ лучшимъ мъстамъ въ "Чтеніяхъ о Древней Исторіи" принадлежать страницы, посвященныя Демосоену. Нибуръ нашелъ въ Аоннскомъ ораторъ родную себъ душу. Отзывы его о Демосоенъ исполнены глубокой, почтительной любви.

"Демосоену было тогда (когда онъ выступилъ противъ Филиппа за Олиноъ) около 34-хъ лътъ отъ роду. Онъ находился на настоящей высотъ мужескаго возраста, когда юношеская живость уміряется опытомъ и размышленіемъ. О немъ много говорено; древность имъ много занималась. Теперь ръчи его читаются болье ради ихъ собственнаго превосходства, а не ради эпохи и личности Демосеена, которая гораздо важиве сама по себъ, нежели изследованія о жалкомъ времени, когда онъ жиль: новейшіе ученые больше говорять объ немъ, чъмъ знають его. Изучение такихъ личностей, какъ напримъръ Цицеронъ и Гёте, еще важите, нежели чтеніе ихъ твореній, нотому что только такимъ образомъ мы можемъ узнать, до какой степени ады аткото ино опосия оты обывновонных и вакъ высоко они стоять нада. общимъ уровнемъ. Поэтому письма ихъ бываютъ весьма поучительны. Въ рѣчахъ Демосеена надобно болѣе всего обратить вниманіе на самую личность оратора. Едвали встретимъ въ исторіи положеніе более трагическое. Истина рано открылась Демосоену; онъ видель, какія невсправимыя ошибки совершались вокругъ него и какъ все шло къ погибели, а онъ не нивлъ возможности помочь. Задолго до прихода бъды онъ скорбно слъдиль за ея приближеніемъ, тогда канъ другіе обманывали себя надеждами и легвомысленно жели день за днемъ. Демосоенъ испель съ чистъйшею любовью къ родинъ горькую чашу предвидънія. Такой человъкъ конечно не могъ быть весель: всв его рвчи проникнуты скорбью, задумчивостью и печалью. Въ нихъ нъть веселости. Въ ръчахъ Цицерона, именно въ тъхъ, которыя были сказаны непосредственно после его консульства, есть что - то радостное, глубокое чувство счастія, чего вовсе неть у Демосеена. Но величіе его заключается въ томъ, что онъ неутомимъ, что его не останавливаетъ никакое несчастіе, никакое оскорбленіе, что его не смущаеть равнодушіе или плохое исполнение его печальныхъ совътовъ, хотя его же обвиняютъ впоследствін въ томъ, что послушались его. Безь отдыха придумываеть онъ мъры, годныя для каждой новой минуты; онъ постоянно совътуеть, требуеть и заклинаеть.

"Онъ нашель дъла въ самомъ печальномъ положени: только предъ битвою при Херонев, когда онъ склониль Грековъ къ союзу съ Аеинами, могъ онъ одно мгновение надъяться на успъхъ. Тогда насладился онъ всъмъ счастиемъ, къ какому онъ былъ способенъ. Греция распадалась, Филиппъ былъ могущественъ, и всюду поднималась его партия; во многихъ городахъ измѣнники дѣйствовали за Филиппа; въ Аеинахъ было мало такихъ, но господствовавшие вездѣ развратъ и порча нравовъ помогали Филиппу. Нѣкоторыя республики перешли совершенно на его сторону. Въ Аеинахъ съ

Демосееномъ стояли нъсколько даровитыхъ и благонамъренныхъ, но ему совершенно чуждыхъ людей: таковъ быль Ликургъ, человъкъ высокой честности, но зараженный сикофантіей: accusatorem factitavit, по выраженію Цицерона. Онъ былъ озлобленъ и находилъ удовлетворение въ жалобахъ и доносахъ на другихъ; Демосеенъ никогда не обвиняль такимъ образомъ. Еще хуже было то, что многіе весьма честные люди смотрели на дела съ самой превратной точки зрвнія. Фокіонъ, котораго обыкновенно называють образцомъ добродътели, постоянно и болъе нежели кто-либо другой вредиль своему отечеству: онъ принесъ пользу только въ последней крайности. Тогда его личность произвела нъкоторое впечатлъніе, но не его добродътель спасла Авины, а Антипатръ, вспомнившій, что Фокіонъ быль старый противникъ Демосеена и всъхъ ненавистниковъ Македоніи. Онъ не быль предателемъ, какимъ, быть можетъ, быль Эсхинъ и навърно Филократъ; онъ быль неспособенъ въ измънъ: но онъ составиль себъ несчастное убъждение въ неизбъжномъ торжествъ Филиппа, вбиль себъ въ голову, что судьба Анинъ уже ръшена, и вездъ всъми силами противодъйствовалъ Демосеену, думая, что дело уже кончено и что сопротивление можетъ сделать еще более тятостною для родины предстоявшую ей участь. Иронія жизни, выражаясь словами одного знаменитаго писателя, поставила его на сторону Филиппа... Въ такомъ положения, при общемъ распадении Греціи, безъ поддержки въ государствъ, гдъ демократія дошла до крайнихъ предъловъ, среди измѣнчиваго, отвыкциаго отъ войны народа, съ плохими и несчастными полководцами предприняль Демосеень борьбу съ Филиппомъ, стоявшимъ во всемъ величіи власти и дарованій. Это быль безспорно самый смізлый подвигь, когда - либо предпринятый восторженнымъ и необыкновеннымъ мужемъ, сознававшимъ въ себъ нравственную силу, способнымъ на все великое.

Авины сиротствовали, когда Демосеенъ выступилъ на сцену. Превосходство Авинянъ заключалось въ ихъ воспріимчивости. Ни одинъ уголокъ въ мір'в не произвель такого числа великихъ людей, какъ Авины, и нигд'в народъ не былъ въ такой степени доступенъ впечатл'вніямъ, производимымъ великими личностями. Но время было несчастное. Народъ попалъ въ дурныя руки, и только благопріятствующая судьба спасла его отъ совершенной гибели. Къ несчастію Платонъ отдалился отъ государства. При его великомъ ум'в, онъ бы могъ совершить несказанное добро, если бы подошель къ народу поближе и не пренебрегъ его способностью принимать впечатл'внія. Къ тому же самый народъ не всегда былъ воспріимчивъ и стоялъ въ то время гораздо ниже, ч'ємъ во время Пелопоннесской войны, ниже, нежели впосл'єдствій, при Демосеенъ. Демосеенъ подняль снова Авинянъ и развилъ въ нихъ духъ бол'єе кр'єпкій и благородный".

"Когда онъ явился въ народномъ собраніи, онъ нашель испорченный демагогами и обманываемый льстецами народъ, съ которымъ немного можно было сдѣлать хорошаго. Силою терпѣнія, таланта и патріотизма пріобрѣль онъ мало по малу довѣріе своихъ согражданъ, такъ что тысячи необразованныхъ людей шли за нимъ, какъ дѣти за отцемъ. Этимъ вліяніемъ онъ былъ единственно обязанъ своему слову, своимъ достоинствамъ и высокой

любви къ отечеству, потому что онъ никогда не занималь должности, которая могла бы доставить ему средства понужденія, и жиль въ государств'в до того распущенномъ, что никто не быль въ состояни повелевать. Его личное вліяніе было могущественнье, чыть самыя мудрыя рышенія тыхь, въ рукахъ которыхъ находилась власть: речь его увлекала людей, и въ управленіи ими онъ обнаруживаль все превосходство дарованій, полученныхъ имъ отъ Бога. Онъ принадлежалъ иъ числу величайщихъ администраторовъ: изследование его плановъ доставляетъ высокое наслаждение. Въ то время въ Анинахъ, какъ въ эпоху революціи, господствовало стремленіе къ измѣненіямь въ государственномъ устройствѣ; это стремленіе обыкновенно прежде всего развивается въ ограниченныхъ умахъ, не заботящихся о томъ, найдутся ли для новыхъ учрежденій способные люди. Демосоенъ вовсе не думаль о перем'внахъ: онъ зналь, что можно сдівлать изъ настоящаго, и понималь, что лучшее государственное устройство заключалось въ немъ самомъ. Ему надлежало бороться съ неистовыми нападеніями техъ, кому не нравилась его роль, и съ самыми пошлыми интересами толпы. Тысячи бъдняковъ до того были воодушевлены имъ, что отказались въ пользу государства оть пособія, которое получали въ качествъ державныхъ членовъ того государства; отвыкшій оть военной службы народь пришель въ воинственный восторгь и снова привыкь защищать отечество. Это болье, чымь сдълаль Александръ, когда онъ съ 30 - ю тысячами человъкъ проникъ до Инда. Александръ могъ повелъвать, у него была власть надъ подданными. Демосеенъ, пробуждая возвышенныя чувства, доводиль своихъ согражданъ до высочайщаго самоотверженія. Все выше подымались воспитанные имъ Асеняне, все доступнъе становились они всему прекрасному и великому. Его враги расточали клевету, но поведеніе Асинянъ относительно Демоссена было безукоризненное. Съ такимъ возрожденнымъ имъ народомъ онъ могъ предпринять дело, исходъ котораго быль конечно нечальный: но если бы сражение при Херонев могло быть отсрочено года на два, или если бы побъда перешла на другую сторону, что очень легко могло случиться, то Анины возстали бы вы новой силь и молодости" (томъ II, стр. 336-341).

Демосеена, какъ и многихъ великихъ людей, въ томъ числѣ самого Наполеона, часто обвиняли въ недостаткѣ личнаго мужества. Вотъ что говоритъ по этому поводу Нибуръ. "Въ день Херонейской битвы Демосеенъ сражался, какъ и всякій другой въ рядахъ Аеинскаго войска. Въ жалкихъ анекдотахъ о жизни великихъ мужей безпрестанио повторяется, что Демосеенъ потерялъ свой щитъ и бѣжалъ вмѣстѣ съ другими. Что онъ бѣжалъ съ другими—этому я охотно вѣрю. Самые безстрашные полководцы бываютъ увлечены среди общаго бѣгства. Кто видалъ войну вблизи, тому это извѣстно. Даже какой нибудь Ахиллъ не могъ бы устоять среди разстроенной и бѣгущей массы. Она непремѣнно увлечетъ его съ собою. При изученіи греческой исторіи мы вовсе не принимаемъ къ соображенію, что содержаніе Плутарховыхъ біографій большею частью крайне плохо. Въ Александрійское время писалось очень много всякой дряни, въ особенности анекдотовъ и біографій: Плутархъ пользовался ими, хотя самъ писаль несравненно лучше.

Его анекдоты заимствованы изъ сборниковъ, не имъющихъ никакого права на довъріе, и основаны частью на слухахъ, частью на свидътельствахъ писателей величайшей жажоувыс; къ тому же у Плутарка вовсе въть критики. Прежде на него смотръли, какъ на одно изъ главныхъ украшеній древней литературы. По личному характеру, по образу мыслей, онъ, конечно, принадлежить из числу самых пріятных писателей. Въ этомъ отношеніи у него много общаго съ Монтанемъ, съ которымъ у него вообще большое сходство: для меня онъ даже еще любезнъе и благороднъе, чъмъ Монтань. Если бы Плутархъ жилъ въ другое время, онъ былъ-бы такимъ же скептикомъ, какъ Монтань, и следоваль бы господствующему вкусу; но такъ какъ онь жилъ въ эпоху суевърія, то онъ предался ему и изо всёхъ силь старался быть суевёрнымъ, что ему более или мене удается. Ни у того, ни у другаго нътъ критики; да они смъялись бы надъ нашею критикою, потому что оба были убъждены въ невозможности положительнаго знанія исторіи и потому считали главною задачею историка пріятное изложеніе происшествій. Въ этомъ заключалась собственно цель Плутарха. Историкъ, читающій его, съ идеями болье зрылаго времени, сто разъ выйдеть изъ себя, если, по принятому обычаю, будеть смотреть на него, какъ на историческаго свидетеля. Онъ вовсе не историвъ. Непонятно спокойствіе, съ какимъ онъ разсказываеть величайшій вздорь. Я охотно его читаю, и всякій филологъ долженъ читать его произведенія, не только біографіи, но и нравственныя сочиненія: у него цізлая сокровищница отрывочныхъ известій. Онъ также пріятенъ, какъ Монтань; онъ не строгій философъ, но добродушный старикъ, который чрезвычайно много читалъ и ие можетъ достаточно наговориться. Первый, кто двадцать леть тому назадъ увазалъ мив на настоящее значение Плутарха, что меня въ то время весьма поразило, быль Вильгельмъ фонъ Гумбольдть: "Я готовь на все согласиться, лишь бы Плутарха не считали историкомъ", сказалъ онъ мив. Я быль тогда еще очень молодъ, но слова его мив часто приходять на память.-Къ тому же Плутаркъ писалъ ужасно скоро и вовсе не избъгалъ противоръчій. Отъ этого происходять такія странности! Напримъръ: онъ не усомнился внести въ жизнь Демосоена самыя вздорныя басни, такъ что нельзя не спросить, какъ онъ могь отзываться съ почтительнымъ удивленіемъ объ этомъ человъкъ, если върилъ всему тому, что самъ писалъ объ немъ. Сверхъ глупой исторіи о Гарпаль, къ распространенію которой онъ наиболве содвиствоваль, онъ же разсказываеть о быствы Демосоена. Онъ не зналъ, можно ли было долбе стоять, или неть; онъ не зналъ, что такое война. Только въ книгахъ своихъ вычиталь онъ, что надобно умирать за отечество, и не понималь, что когда бъжить целое войско, тогда отдельному человъку остается только бъжать вмъсть съ прочими, или быть раздавлену подъ ногами бъгущихъ" (II, 358-360).

"У Демосоена было много весьма умныхъ современниковъ, но всѣ они стояли гораздо ниже его. Многіе изъ нихъ, вслѣдствіе нравственнаго различія, были его врагами и противниками. Въ числѣ такихъ былъ Демадъ, грубый матросъ, одаренный величайшимъ послѣ Демосоена талантомъ. Де-

мадъ быль сынъ гребца; въ молодости онъ занимался темъ же ремесломъ; внушеніе генія побудило его выступить всенародно ораторомъ на вічть; безъ всякаго изученія, остроуміемъ, талантомъ, въ особенности способностью импровизаціи возвысился онъ до того, что пріобрать большую власть надъ народомъ и нередко нравился ему более самого Демосеена. Съ безстыдствомъ, доходившимъ до прямодущія, высказываль онъ громко все, что думалъ самъ и виъсть съ нимъ остальная чернь. Чернь была очень довольна, ибо онъ сообщалъ ей сознаніе, что можно быть порочнымъ, не подвергаясь поруганію. За такое сознаніе люди обыкновенно бывають благодарны... Демадъ-замъчательное лицо; онъ не быль золь и по моему гораздо лучше Эсхина. У Эсхина есть притязаніе быть хорошимъ гражданиномъ; онъ осмъливается даже поносить истинно хорошихъ гражданъ: во всемъ этомъ ложь и обманъ. Въ ненависти Эсхина противъ Демосеена видна и злоба посредственности противъ генія, и политическая непріязнь, и зависть умственной и нравственной низости ко всякому превосходству. Демадъ напротивъ смотрълъ на дело простодушно и высказывалъ прямо, что конечно прежде были другія времена, но что теперь все прежнее прошло невозвратно и что теперь каждый должень больше всего заботиться о себъ; при управленіи государствомъ надобно кажь можно болье добывать денегь, чтобъ можно было весело пожить. Онъ выражался безъ застънчивости. Впрочемъ у него не было ни въ кому ненависти. Отсюда объясняются его отношенія въ Демосеену: онъ его не ненавидівль, но, візроятно, находиль его страшно глупымъ. Ему случалось иногда оказывать республекъ дъйствительныя услуги: въ смутныя времена благородный человекъ бываетъ часто вреденъ, а дурной полезенъ" (П, 405-407).

Съ особенною похвалою отзывается Нибурь о Гиперидъ, хотя еще ему не были извъстны новъйшія открытія, познакомившія насъ ближе съ этимъ ораторомъ. Мы сказали выше о непріязненномъ и весьма понятномъ чувствъ, которое Нибуръ питалъ противъ македонскаго владычества въ Греціи. Къ сожальнію это чувство помышало ему отдать должную справедливость Александру и насладиться вполить этою изящною, чисто гелленскою личностью. Нибуръ, столь недовърчивый къ свидътельствамъ писателей позднъйшей Греціи, повторяєть за ними всъ недоказанныя и даже частью опровергичтыя обвиненія, взводимыя на Филицова сына. При всемъ предубіжденін, Нибуръ, какъ бы скрвия сердце, опредвляеть следующимъ образомъ всемірно-историческое значеніе Александра: "Александръ быль для Востока тымь, чымь Карль Великій быль для Запада. На ряду съ Рустамомъ, онъ главный герой персидскихъ сказокъ и романовъ. Значеніе его, чрезвычайно важное для насъ, состоить въ томъ, что онъ измѣнилъ видъ тогдащняго міра. Онъ началь то, что теперь, не смотря на все препятствія, приближается къ осуществленію, именно — торжество Европы надъ Азією. Онъ первый побъдоносно привель Европейцевъ на Востокъ. Роль Азіи приходила къ концу: она была обречена служить Европъ. Александръ сдълался народнымъ героемъ Греціи, хотя онъ для Грековъ быль такимъ же иноплеменникомъ, какъ Наполеонъ для Французовъ".

Замъчательно, что при оцънкъ великой попытки Александра слить въ одну семью всв народы своего огромнаго царства, попытки, результатомъ которой была гелленизація Востока, Нибуръ становится на разстояніи 22-хъ въковъ горячимъ защитникомъ идей, или лучше сказать предразсудковъ, съ которыми долженъ былъ бороться македонскій завоеватель. Съ точки врізнія исключительно греческой національности жители завоеванныхъ Александромъ странъ были варвары, и природою, и исторією обреченные на безвыходное рабство. Это мивніе, принятое греческою наукою за неоспоримое положеніе, развитое до крайнихъ результатовъ народнымъ самолюбіемъ, нашло грубыхъ, но ръшительныхъ толкователей и приверженцевъ въ македонскихъ полководцахъ, которымъ были непонятны великодушныя стремленія ихъ государя. Гелленисмъ и варварство утратили для Александра свое племенное значеніе; онъ смотръль на нихъ только какъ на двъ различныя степени образованности. Равняя, относительно политическихъ правъ, старыхъ своихъ подданныхъ съ новыми, онъ призвалъ последнихъ къ участію въ недоступной для рабовъ греческой образованности. Въ языкъ Нибура слышится странный отголосокъ мевній, которыя могли господствовать въ народныхъ собраніяхъ въ Греціи и въ македонскомъ войскъ, но которымъ уже ньть болье мьста въ наукь.

Вообще отдёлъ, посвященный Александру Великому, неудовлетворителенъ, хотя мыслящій читатель найдеть и здёсь иного прекраснаго и истинно поучительнаго. Мы приведемъ для примёра слёдующую характеристику печальной, но не лишенной трагическаго величія эпохи. Рёчь идеть объ известныхъ братьяхъ Менторё и Мемнонѣ, родосскихъ выходцахъ, занимавшихъ высокія должности въ персидскомъ государствѣ.

"Они представляли", говорить Нибуръ, "относительно способностей и нравственныхъ свойствъ совершенное сходство съ вождями лиги въ эпоху 30-ти лътней войны: они были Греки, но ничуть не лучше тогдашнихъ варваровъ, т. е. Персовъ. Въ это несчастное время, злое начало въ человъкъ пришло въ спокойному и полному сознанію самого себя. Все чистое, благородное, совъсть, свойственный даже порочнымъ людямъ стыдъ дурныхъ и безчестныхъ дёлъ совершенно исчезли, что очень нередко бываеть у жителей Востока. Тоже самое видимъ мы у полководцевъ лиги и Валленштейнова войска, равно какъ и у современныхъ имъ испанскихъ генераловъ. Можно говорить, что угодно, о кастильской чести, но нъть конечно безсовъстиве кастильскихъ полководцевъ, начиная съ Фердинанда. Они показали себя не одной только Америкъ. Спинола составляетъ похвальное исключеніе, но одна ласточка не приносить лъта. У предпріимчивыхъ и даровитыхъ людей IV-го стольтія до Р. Х., у Грековь и у Персовь, были ть же самыя понятія, которыя мы находимь въ книгь Макіавелли о государь: "люди - сволочь, на нихъ не надо смотреть какъ на братьевъ, созданныхъ по образу Божества. Любовь, самоотверженіе, привязанность — глупость и ложь; все дело въ могуществе и въ удовлетворении страстей нашихъ". — Макіавелли самъ не держится этихъ правилъ, но они господствовали въ его время; онъ не видалъ другихъ пружинъ для человъческихъ поступковъ и

признаваль ихъ за самыя дъйствительныя. Върность слову считалась безуміемъ, клятва была ничто иное, какъ слово, усиленное съ намъреніемъ довчье обмануть. Эта страшная порча заразила всъхъ. Филиппъ также не избъжалъ заразы и часто дъйствовалъ на основаніи господствовавшихъ понятій, котя по природъ своей онъ быль выше ихъ и не разъ обнаруживалъ человъческія чувства, вовсе незнакомыя большинству. Мы еще встрътимся съ Мемнономъ: проклятіе, тяготъющее надъ подобными эпохами, заключается именно въ томъ, что такіе люди, какъ Мемнонъ, являются главными силами исторіи, и что благороднъйшія личности должны вступать въ сношенія съ ними для достиженія своихъ пълей; воть почему Демосеенъ и греческіе патріоты принуждены были искать связи съ Мемнономъ и ожидали отъ него спасенія, хотя они его очень хорошо понимали. Болъе ужасной участи не можетъ испытать народъ. Вотъ что нужно знать и понимать для того, чтобы измърить все злополучіе тъхъ временъ".

Третій томъ "Чтеній о Древней Исторіи" начинается вопросомъ о значеніи греческой исторіи послів Херонейскаго сраженія. Заслуживають ли эти времена, вообще намъ мало изв'єстныя, болье подробнаго историческаго изложенія? Нибуръ отвічаеть утвердительно.

"Паденіе Греціи не даетъ намъ права произнести надъ нею ръшительный приговоръ и сказать, что она заслужила столь тяжкую участь. Потомки были конечно хуже предковъ, но мы съ прискорбіемъ должны извинить многія слабости и многіе пороки угнетеннаго народа. Всв старыя учрежденія, даже религія, вымерли, и зам'внить утраченное было неч'вмъ. У фантазів образаны крылья, а тамъ, гда нать фантазіи, тамъ гибнеть все высокое и благородное: жадное наслажденій и прибыли животное заступаеть м'єсто разумнаго существа. Человъкъ тогда только бываетъ великъ, когда у него есть ціль, стоящая выше его животной природы. Въ народі было столько же, можеть - быть даже болье ума, чымь прежде; по крайней мыры было несравненно больше знаній, учености, понятій; недоставало только великаго духа предковъ и всего, что съ этимъ духомъ было связано и отъ него зависьло. У поздавищихъ Грековъ нътъ на ларики, на эпоса. Вмъсто древней величавой трагедіи у нихъ комедія. За то они сділали веливіе успівжи во всемъ, что непосредственно касается жизни. Въ сферъ мышленія болье тонкости и школьной правильности, но настоящей философіи природы нівть болье. Политической опытности много, но политических в ораторовъ уже не находимъ. Не было также недостатка въ историкахъ, которые превосходили древнихъ практическимъ пониманіемъ и общирными свіздініями: относительно государственной мудрости Полибій не уступаеть Өукидиду, но у него нъть того дивнаго генія и той пламенной фантазіи, которая одушевляєть твореніе Өукидида"... (III, 3).

Нъсколько далъе Нибуръ говорить по тому же поводу: "Съ послъднею вспышкою греческихъ силь въ Ламійской войнъ кончилось все. Красноръчіе исчезло съ перемъною обстоятельствъ. У ораторовъ не стало слушателей; могущество слова прошло безслъдно. Поздиъйшія ръчи сухи и вялы. Никто не обращаль болье вниманія на то, что ораторская ръчь должна

занимать средину между поэзіей и прозой. Лирики ніть, прозою писали много. Новая комедія и разсказы, заимствованные изъ обыкновенной жизни, были въ большомъ ходу безъ примъси чего-либо высшаго. Въ философіи возникаетъ Стоя, произведение времени, склонившаго голову предъ рокомъ и искавшаго величія только въ отдільныхъ личностяхъ. "Стоя" не есть чисто греческое произведеніе; въ ней гораздо болье восточнаго, нежели думають: Зенонъ быль не даромъ Финикіянинъ. Все идеть къ одной цівли: люди хотять утышить себя въ печальной современности, хотять себя убъдить, что нъть ничего истиннаго, что прекрасная, свътлая старина есть басня, что и тогда на свътъ было ни чуть не лучше, чъмъ теперь. Профессоръ Тиршъ, съ которымъ я когда-то спориль объ этой эпохъ, утверждаль, что никогда умственная жизнь въ Аоинахъ не была такъ пріятна, какъ во время Менандра. Я думаю совствить другое. По моему, то была пора большой утонченности, весьма распространенной образованности, но эта образованность заключалась въ формахъ, въ наружныхъ явленіяхъ. Прежней, изнутри быошей жизни не было".

Намъ кажется, что приведенныя выше слова Нибура относятся не къ одной только описываемой имъ эпохъ греческой жизни. Читая ихъ, трудно удержаться отъ грустнаго раздумья. Можетъ быть Нибуръ вовсе не имъль въ виду никакихъ аналогій, но онъ собраль всъ признаки, по которымъ можно узнать разложеніе общественной жизни вообще. Исторія все болье и болье становится наукою, основанною на опытахъ, хотя уроки ея безплодны для большинства.

Предълы нашей статьи, къ сожалънію, не позволяють намъ передать русскимъ читателямъ превосходныя страницы, заключающія въ себѣ исторію послъдней борьбы, предпринятой Анинами за независимость Греціи. Нибуръ еще разъ возвращается къ Демосеену, объясняеть его участіе въ изв'ястномъ дъль Гарпала и показываеть, до какой степени безсмысленны обвиненія, которымъ подвергся Авинскій ораторъ по этому ділу. Тіз же самые люди, которые называють его трусомъ, упрекали его въ корыстолюбіи. Это было дъло партіи озлобленной и безнравственной. Слухи, ею пущенные, дошли до нашего времени и имъли большое вліяніе на мнъніе, сложившееся о Демосеенъ. Немногіе историки дали себъ трудъ повърить по уцълъвшимъ памятникамъ основательность обвиненій, взводимыхь на Демосфена. Иначе свидътельство Павсанія (ІІ. 33. 5) обратило бы на себя большее вниманіе. Еще менъе найдемъ писателей, способныхъ подобно Нибуру прочувствовать все, что чувствоваль Демосеень, и понять вполнь его трагическое величе. Весьма замівчательны также отзывы Нибура о Гиперидів и о Фокіонів. Перваго онъ очень остроумно, хотя не знаемъ-на сколько справедливо, сравниваеть съ Шериданомъ.

Войны Діадоховъ не внушаютъ нашему историку никакого участія. Онъ начинаетъ изложеніе принадлежащихъ сюда событій слѣдующими словами:

"Для меня въ цълой исторіи нъть ничего запутанные этихъ войнъ. Я много разъ ихъ перечитываль, дабы уяснить ихъ себъ, однако, не смотря на счастливую память, которою былъ одаренъ съ дътства, я не могъ оси-

Digitized by Google

лить всъхъ подробностей и часто въ нихъ путаюсь. Для настоящихъ лекцій миъ налобно готовиться и наводить справки, и все-таки я не могь привести въ порядокъ пеструю массу событій. Путаница происходить отъ того, что передъ нами проходить цізлая толна людей, которые не отличаются другь отъ друга никажими достойными вниманія признаками. Вопросъ постоянно одинъ и тотъ же: который изъ этихъ разбойниковъ одолъеть другихъ, но ни одинъ изъ нихъ не внушаетъ къ себъ сочувствія. Птоломей, по моему мнънію, еще самый лучшій; онъ быль полезень Египту; правленіе его было разумно: владенія его при немъ процветали и благоденствовали; но нравственно онъ не вызываеть участія. Личность его для насъ не занимательна. Единственное по характеру значительное лице--это Эвменъ; всъ остальные сильны только оружіемъ. Въ древнъйшей греческой исторіи великіе мужи встречаются намь на каждомъ шагу; но все эти Македонцы оставляють насъ совершенно равнодушными; намъ все равно, кто бы ни побъдилъ. Даже трагическая кончина Лисимаха не производить впечатленія. Ми'є кажется, что я съ большимъ участіемъ смотръль бы на бой быковъ, гдв благородное животное защищается противъ стаи натравленныхъ на него собакъ. Я желалъ бы, чтобы земля раскрылась и поглотила всъхъ Македонцевъ. Съ такими чувствами конечно не легко заниматься этою частью исторіи" (III. 61).

Тъмъ не менъе и въ этомъ отдълъ "Чтеній о Древней Исторіи" разсъяно множество глубокомысленныхъ замъчаній и новыхъ взглядовъ на лица и событія. Укажемъ между прочимъ на характеристику Дмитрія Фалерейскаго, на страницы, посвященныя исторіи Родоса, и т. д.

Исторія Пирра изложена въ "Чтеніяхъ о Древней Исторіи" съ особенною любовью. По нашему мнанію, это одна изъ лучшихъ частей въ третьемъ томъ. Никогда еще блестящая и геніальная, но безплодная личность эпирскаго вождя не была изображена такъ върно и увлекательно. Читатели "Пропилеевъ" върно не найдутъ излишнимъ переводъ слъдующихъ страницъ. "Есть люди, которымъ врождена сила, чарующая сердца другихъ; иногда это заметно уже въ детяхъ, но исчезаетъ вместе съ детствомъ. Такого рода чарующимъ могуществомъ надъ сердцами обладалъ Пирръ; во все продолженіе своей жизни онъ привлекаль къ себ'в людей открытымъ умомъ, добродушіемъ, прекрасными свойствами воина: ни у одного государя военныя свойства не представляются намъ съ такой поэтической стороны. Предести двухльтняго ребенка не могь противостоять варварь, къ которому онъ быль принесенъ по смерти своего отда. Дъятельность была постоянною и главною цізью Пирровой жизни: война была его важивищимъ дізломъ. Онъ вель ее какъ художникъ; выиграть битву, воспользоваться побъдою, доставляло ему художественное наслажденіе; повороть военнаго счастія, неудача, никогда не лишали его мужества. Онъ постоянно надъялся воротить все потерянное. Онъ быль похожь на игрока, которому неть дела до того, проигрываеть ли онь или выигрываеть. Я не знаю другаго полководца, который бы такъ любиль войну ради наслажденія, ею доставляемаго. Разум'вется, въ этомъ заключалось итыто стращное для его подданныхъ: Пирръ быль бы ужаснымъ явле-

ніемъ, еслибь въ немъ не было такъ много благородства и истиню - человъческихъ свойствъ. Другіе вели войну изъ корыстныхъ или властолюбивыхъ разсчетовъ: онъ воевалъ ради своего таланта, вследствіе внутренней потребности, такъ, какъ поетъ поэтъ и творитъ художникъ. Скорое окончаніе войны было ему непріятно. Такъ настоящій охотникъ доволенъ оленемъ или лисицею только по мъръ трудностей, какія представляла охота. У Пирра было правило никогда не доводить побъды до послъднихъ крайностей, чтобъ не положить слишкомъ скораго конца охотъ (III. 172). Не смотря на упадокъ Пирра въ последніе годы его жизни, онъ единственный человекъ того времени, на котораго можно смотръть съ радостью. Среди всеобщаго разврата, онъ не обнаруживаеть строгихъ правиль, но тъмъ не менъе является благороднымъ человъкомъ. Даже сообщество Дмитрія Поліоркета не могло испортить его. Дурные поступки его исходять не изъ порочныхъ или корыстныхъ побужденій, какъ напримъръ у македонскихъ государей, а изъ пылкости. Онъ чувствоваль потребность дружбы, быль откровененъ и прямодущенъ. Древность вообще отдавала ему должную справедливость. Недостатокъ его заключался въ его непостоянствъ; у него не было никакой пъли; онъ жилъ только для дъятельности. Онъ не думалъ объ обязанностяхъ государя и дъйствоваль какъ частный человъкъ, не связанный никакимъ долгомъ, ищущій удовлетворенія въ проявленіи своей отваги. Молодость его была богата наслажденіями и благородными подвигами, но онъ ничего не оставилъ, ничемъ не запасся къ старости: такая жизнь не повволительна государю. Подобно Карлу XII, Пирръ существоваль не столько для государства, сколько для себя. Только у него, да у Алкивіада, между древними, встречаемъ мы истинно рыцарскій характеръ. Пирръ вель войну противъ Римлянъ такъ, какъ рыцари, которые на турнирахъ бились на жизнь и на смерть для того только, чтобы получить награду изъ прекрасныхъ рукъ. Онъ скоро забылъ о своихъ побъдахъ и такъ плънился прекрасными сторонами римскаго характера, что поступилъ несправедливо съ своими союзниками. Желательно было бы, чтобы такія боробевіси, какая образовалась между Пирромъ и Римлянами, возникали почаще между политическими и литературными партіями. Этоть благородный мужъ обладаль также высокою образованностью: онъ писаль свои записки и, хотя не быль самъ поэтомъ, но далъ содержание нъсколькихъ эпиграммъ, обличающихъ истинно поэтическій умъ и не носящихъ на себ' характера того времени. Ихъ приписывають Леониду Тарентскому, но съ эпиграммами последняго ихъ никакъ нельзя сравнивать" (III. 311).

Мы заключимъ напи выписки изъ "Чтеній о Древней Исторіи" изложеніемъ попытокъ Агиса и Клеомена обновить спартанское государство. Превосходныя изслѣдованія Грота о Ликурговомъ законодательствѣ заключаютъ въ себѣ самую вѣрную, хотя несогласную съ основными мнѣніями О. Мюллера оцѣнку этихъ попытокъ. Вотъ какъ смотритъ на этотъ предметъ Нибуръ, за 20 лѣтъ до Грота. Упомянувъ о жалкомъ состояніи общественной нравственности въ Спартѣ, онъ говоритъ: "Уваженіе Спартанцевъ къ старинѣ просто смѣшно. Они берегли мертвыя формы и воображали себѣ, что

сохраняють золотое время своей исторіи. Когда къ лир'в прибавились дв'в новыя струны, эфоры отръзали ихъ: они не хотъли допустить новыхъ мелодій! Даже въ покров платья или обуви не позволялись нововведенія: такимъ образомъ Спартанцы думали удержать духь Ликурговыхъ учрежденій. а между тъмъ роскошь и корыстолюбіе распространялись между гражданами. Только къ концу Спарты явились люди, въ которыхъ еще разъ вспыхнуло прежнее пламя, Агисъ и Клеоменъ. Плутархъ ставитъ ихъ на ряду съ Гранхами. Агисъ былъ юноша исполненный сердца, ума и любви, и потому Плутархъ его хорошо понялъ, но Клеоменъ выходить изъ его сферы: онъ приписываетъ ему сентиментальность, которая такъ же не къ лицу Клеомену, какъ и Мирабо. Агисъ быль очень молодъ, когда онъ вступиль на престоль. Въ то время власть царей въ Спартъ была такъ-же ничтожна, какъ власть дожей въ позднъйшей Венеціи: все могущество перешло въ руки эфоровъ. Въ такомъ большомъ городъ, какъ Спарта, оставалось не болье 700 гражданъ, которые среди великаго числа свободныхъ Лакедемонцевъ и Илотовъ занимали положение венеціянскихъ нобилей. Изъ этихъ семисотъ только у ста семействъ была собственность. Послъднимъ принадлежали всъ 9000 участковъ Ликурговыхъ, потому что законы не придагались къ женщинамъ, у которыхъ, по этой причинъ, скоплялись огромныя богатства. У остальныхъ гражданъ не было собственности: они были въ высшей степени бъдны и обременены долгами. Упадокъ Спарты былъ совершенный: часть ея владеній отошла къ Аркадіи и Аргосу. Члены царской фамиліи и другія знатныя лица отправлялись за границу и служили съ наемными дружинами иностраннымъ госудярямъ" (ПП. 379).

Въ виду такого упадка, Агисъ задумалъ переворотъ, далеко превышавшій его силы и послѣдствій котораго невозможно было опредѣлить заранѣе. Онъ хотѣлъ возстановить въ первобытной чистотѣ Ликурговы учрежденія. Но кто изъ современниковъ Агиса имѣлъ надлежащее понятіе объ этихъ учрежденіяхъ, которыя тогда утратили историческую дѣйствительность и представлялись воображенію какимъ-то идеальнымъ порядкомъ вещей? Читатели наши найдутъ у Грота подробное объясненіе этого нерѣдкаго въ исторіи явленія. Люди, недовольные настоящимъ, часто обращаются къ прошедшему и пересоздаютъ его сообразно съ своими надеждами и требованіями. Въ прошедшемъ ищутъ они формы для будущаго. Такого рода антикварныя построенія общественныхъ отношеній едва-ли когда имѣли устѣхъ, но они не мало содѣйствовали къ порчѣ исторіи, какъ науки. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что мечты Агиса и его друзей значительно подѣйствовали на позднѣйшія, перешедшія къ намъ представленія о Ликурговомъ законодательствѣ.

Реформа, предпринятая Агисомъ, касалась самыхъ щекотливыхъ сторонъ гражданской жизни, именно отношеній собственности. Объемомъ своимъ она далеко превышала планы Гракховъ. Агисъ думалъ отобрать у ста семействъ, въ рукахъ которыхъ сосредоточилась вся поземельная собственность Спартанскаго государства, ихъ огромныя владънія и раздълить ихъ снова по образцу Ликурга на 19,500 участковъ. Изъ этихъ 19,500—4,500 участковъ

назначались Спартанцамъ, число которыхъ должно было наполниться чрезъ принятіе новыхъ гражданъ; остальные 15 т. должны были принадлежать періэкамъ. Сверхъ того, Агисъ уничтожилъ всъ долговыя обязательства.

"Чистота намъреній и безкорыстіе Агиса не подлежать никакому сомньнію: онъ самъ, его мать и бабка принесли огромныя жертвы, потому что его семейство было самое богатое въ государствъ и обладало самыми общирными землями, особенно чрезъ бабку Агиса, Архидамію. Но другіе не были такъ безкорыстны. Почти всегда негодяи обращають въ собственную пользу перевороты, задуманные благородными людьми. У меня также быль хорошій, нынъ уже умершій пріятель, который 4-го августа 1789 года съ величайщимъ самоотверженіемъ отказался оть значительныхъ феодальныхъ правъ: принося такія жертвы, онъ и люди ему подобные надъялись, что другіе пойдуть по ихъ слъдамъ, но другіе думали только о собственныхъ выгодахъ. Съ Агисомъ случилось то-же самое, что съ Солономъ, о которомъ есть слъдующее сказаніе: друзья Солона, узнавши о его намъреніяхъ, надълали долговъ, и когда долговыя обязательства были уничтожены (или значительно измънены въ пользу должниковъ), они сохранили позорно пріобрътенное богатство" (ІІІ. 383).

Трагическая развязка Агисовыхъ замысловъ извъстна. Онъ заплатилъ жизнію за въру въ возможность воскресить прошедшее. Клеоменъ, котораго обыкновенно считаютъ продолжателемъ Агисовыхъ начинаній, былъ человъкъ другаго рода и другихъ силъ. Уже въ древности находимъ двоякое воззрѣніе на него: уже тогда были у него страстные поклонники и горькіе порицатели.

"Полибій, въ качествъ Ахейца и Мегалопольскаго гражданина, питалъ противъ него горькое чувство и называетъ его тираномъ, что очень можно допустить, потому что Клеоменъ не боялся проливать кровь для достиженія своихъ пѣлей. Другіе, которыхъ не коснулись дѣла его, смотрятъ на Клеомена, какъ на послъдняго великаго Грека. Онъ быль безспорно великій человъкъ и въ другомъ родъ, нежели Филопеменъ: онъ бы могь возстановить Грецю. Между современниками Филархъ быль его пламеннымъ поклонникомъ; между поздиъйшими писателями у него также много почитателей, напримъръ Плутархъ, который преклоняется предъ Клеоменомъ, но въ то-же время очень уважаеть Арата и потому находится въ большомъ затрудненіи, когда ръчь идетъ объ ихъ столкновеніи, хотя они такъ же противоположны другъ другу, какъ огонь и вода. Полибій не скрываеть своей ненависти къ нему, но признаетъ въ немъ необыкновенно замъчательнаго человъка, великаго полководца съ изумительнымъ характеромъ, всъхъ увлекавшаго за собою и господствовавшаго надъ всеми, кто приходиль съ нимъ въ сношеніе. Отрицать у Клеомена его огромныя дарованія, ясность взгляда и невъроятную силу воли невозможно: были ли его поступки справедливы и нравственны-это другой вопросъ. Здёсь можно сдёлать слёдующее замечаніе. Когда доброе и милое дитя, какъ Агисъ, начинаеть опасное дівло и приводить въ движеніе тяжесть, которую поднять или остановить оно не въ силахъ, то это ничто иное, какъ ребячество; но когда такой исполинъ,

какъ Клеомонъ, предпринимаетъ подобное дъло и, двигая массу, которая паденіемъ своимъ можетъ все задавить, носить въ себѣ силы, достаточныя для того, чтобы сдержать ея напоръ и дать ей правильное направленіе, тогда оцінка предпріятія должна быть совсімь другая. Клеомень приступилъ къ своему плану обдуманно и сознательно. Для возрожденія Лаконіи онъ употребиль частію ті же міры, которыя сділали сміншнымь Агиса и принесли пользу однимъ только несостоятельнымъ должникамъ. Но его пріемы были другіе. Имя Спартанцевъ исчезло, остались одни Лакедемонцы. Положивъ конецъ этому различію, онъ даль жителямъ Лаконіи новую собственность. Выгоды этого раздёла были до того значительны, что можно забыть несправедливость самаго поступка. Величіе подвига заставило умолкнуть его противниковъ. Греки смотръли на подобныя явленія другими главами, нежели мы: если бы Платонъ жилъ во времена Клеомена, онъ конечно не нашель бы ничего дурнаго въ совершенныхъ имъ перемънахъ. Клеоменъ особенно отличается отъ современниковъ своихъ высокимъ философическимъ и литературнымъ образованіемъ. Великое вліяніе стоической философіи простиралось и на него: онъ быль окруженъ людьми замѣчательными по уму, знаніямъ, философическому образу мыслей; Сферъ изъ Ольвін находился при немъ съ самой юности его и имълъ, повидимому, большое вліяніе на него. Онъ вовсе не похожъ на человъка, получившаго Спартанское воснитаніе, и на людей того времени вообще. О домашней жизни его сохранилось достовърное извъстіе (изъ Филарка, у Атенея IV. с. 21), которое показываеть его съ самой любезной стороны. Онъ понималь свое положеніе, сравниваль ничтожество Спартанскихь государей сь величіемь македонскаго владычества и ясно видълъ, что только презрѣніемъ къ внъшнему блеску и личными качествами можно возстановить вначение Спарты. Онъ умълъ соединить Спартанскую строгость съ изяществомъ. Въ разговоръ онъ быль, по свидътельству древнихъ, весьма пріятенъ; у него было мало потребностей, и потому онъ самъ жилъ очень просто, но иностранцевъ принималь и угощаль по обычаю ихъ родины. Умомъ, веселою бесъдою, всею личностію своею онъ покориль себъ сердца Грековъ. Въ жизни его встръчаются два страшные поступка, которые показывають, какъ трудно жить во времена, когда неодолимыя препятствія заграждають прямой путь правды. Мы говоримъ объ умерщвленіи эфоровъ и объ убійствъ Архидама. Эфоры составляли конечно нарость въ государствъ; они исказили все государственное устройство въ Спартъ, уничтожили царскую власть и замънили ее собственною тираннією, но Клеоменъ развязаль узель ужаснымъ и-признаться — безполезнымъ образомъ, потому что вліяніе его на народъ было безгранично, вст голоса были за него: следовательно, незачтить было проливать кровь. Онъ не быль ни темъ чистымъ героемъ, какимъ его представляеть Филархъ, ни чудовищемъ. Въ его время господствовали тв же нравственныя начала, которыя впоследствіи пропов'едоваль Гоббесь: bellum contra omnes. Ценились только уменье и успехъ, о праве и долге не было рвчи. Клеомена и Макіавелли надобно мітрить одною мітрою. — На сколько участковъ раздълилъ Клеоменъ Лаконію, неизвъстно; знаемъ только, что

онь могь выставить четыре тысячи гоплитовь и что онь приняль въ число гражданъ много иностранцевъ и періэковъ. При разділі собственности политическіе противники царя теряли не болье другихъ: даже изгнаннымъ имъ до возстановленія порядка лицамъ были отведены надлежащіе участки. Подробныхъ свъдъній о реформъ у насъ нътъ. Нельзя сравнивать Арата съ Клеоменомъ: последній быль безконечно выше. Что значиль Арать, уроженецъ небольшаго и незначительнаго Сикіона, хотя онъ происходиль отъ богатыхъ родителей, предъ Спартанскимъ царемъ Ираклидомъ? Арать уже быль близовъ въ старости, а молодой Клеоменъ стоялъ во всей свѣжести силъ и начинаній: первому удалось счастливо совершить несколько предпріятій, но всь знали, что ему недостаетъ личнаго мужества; Клеоменъ быль герой и великій полководець. Арать зналь только старыя формы и въ нихъ однъхъ искаль спасенія; Спартанскій царь стремился къ созданію новыхъ формъ, сообразныхъ съ его целями и съ настоящимъ. Обоихъ ихъ характеризуеть ихъ тактика: Аратъ даже и не думаль отмънить старинное военное устройство Ахейцевъ: они не переняли македонской фаланги, а удержали древнюю греческую съ короткими никами витесто огромныхъ сариссъ, хотя Ахейцы не были связаны никакими военными преданіями. У Спартанцевъ были такія преданія; но, не смотря на суевърное уваженіе къ прежнему вооруженю, Клеоменъ преобразовалъ Спартанскую тактику и ввелъ македонскую. Далее Клеоменъ окружиль себя, вопреки Спартанскимъ обычаямъ, людьми просвъщенными и учеными; для него не существовала спартанская Естеласіа, въ немъ не было ничего грубаго или изысканнаго. Напротивъ, Аратъ былъ необразованъ, разсудителенъ въ ограниченной сферѣ, тупъ" (III. 389-363).

Съ высказаннымъ здёсь мнёніемъ объ Арал'є можно сравнить еще подробнёйшую характеристику, находящуюся на 331 стр. того же тома. Вёрнѣе трудно опредёлить характерь и дёятельность знаменитаго Сикіонца. Въ другомъ мёстё (ст. 462) Нибуръ говорить, что Арату такъ же, какъ и Филопемену, который впрочемъ во всёхъ отношеніяхъ превосходилъ Арата, недоставало Музъ и Харитъ, т. е. той изящной образованности, которая составляетъ отличительную черту всёхъ великихъ Асинянъ.

Надвемся, что изъ многочисленныхъ выписокъ нашихъ читатели "Пропилеевъ" могутъ составить себъ понятіе о духъ и отчасти о самой формъ "Чтеній о Древней Исторіи". Въ такомъ случать цівль составителя этой статьи будеть совершенно достигнута. Разбирать по частямъ твореніе, изданное такъ долго послів смерти великаго историка, указывая на ощутительные недосмотры и даже ошибки — дівло безполезное и притомъ нетрудное. Почти цівлая четверть віжа прошла съ того времени, когда лекціи были записаны слушателями Нибура. Съ тівхъ поръ многое измінилось въ науків, по крайней мізрів относительно частностей; неріздко самъ преподаватель увлекался своею творческою фантазіей, т. е. избыткомъ того качества, безъ котораго невозможенъ великій историкъ. Мы не скрывали этихъ увлеченій. Не всів приговоры Нибура справедливы, не всів мнізнія его візрны. Но можно смізло сказать, что ни одна изъ его несправедливостей или погрівшностей не исхо-

дить изъ незнанія или недобросов'єстности. Онъ владёль всёмь матеріаломъ науки и распоряжался имъ честно. Въ самыхъ ощибкахъ его есть нівчто глубоко поучительное для всякаго мыслящаго писателя. •

## ЛАТИНСКАЯ ИМПЕРІЯ \*).

Латинскіе императоры въ Константинопол'в и ихъ отношенія къ независимымъ влад'втелямъ греческимъ и туземному народонаселенію вообще. Историческое изсл'вдованіе П. Медовикова, Москва, 1849.

Искусство составлять ученыя сочиненія, особливо историческаго содержанія, въ наше время значительно усовершенствовалось. Писателю, нѣсколько знакомому съ литературою предмета, не трудно прінскать въ источникахъ нужныя для его сочиненія мѣста и свести ихъ потомъ въ одно цѣлое. Такъ какъ дѣло обыкновенно идетъ о внѣшней полнотѣ и богатствѣ фактовъ, а не о дѣйствительной, въ глубь проникающей разработкѣ матеріаловъ, то цѣльное изученіе памятниковъ становится безполезнымъ и можетъ быть легко замѣнено справками. Такимъ образомъ возникаютъ сочиненія, не лишенныя нѣкотораго достоинства, приносящія даже своего рода пользу. Но читая ихъ нельзя не вспомнить словъ, сказанныхъ Даубомъ одному изъ Гейдельбергскихъ профессоровъ, принесшему ему новое сочиненіе свое: "любезный собрать, ваши ученые труды доставили вамъ довольно славы; вы довольно писали: пора вамъ наконецъ что нибудь прочесть".

Изъ "Исторіи латинскихъ императоровъ въ Константинополъ" видно, что г. Медовиковъ обладаетъ значительными свъдъніями и пользовался большею частію относящихся къ его предмету источниковъ и новыхъ сочиненій. Но общее впечатлъніе, производимое его книгою, неудовлетворительно. Нельзя не спросить, какой потребности она удовлетворяеть, для кого собственно написана? Сухость изложенія дізлаеть ее незанимательною для публики, читающей ученыя книги не по обязанности и потому требующей отъ нихъ сколько-нибудь привлекательной формы. Можно подумать, что г. Медовиковъ съ намъреніемъ выпустиль изъ своего разсужденія всь характеристическія подробности, все, что могло оживить его разсказъ. Онъ довольствуется одними очерками событій. Очерки эти большею частію върны, точны, но въ нихъ нътъ жизни. Недостатки разсказа не вознаграждаются съ другой стороны новостію выводовъ, объемомъ розысканія или по крайней мірть перенесеніемъ на нашу почву выработанныхъ болье эрълыми литературами идей. Странны люди, толкующіе о самостоятельномъ творчествів и оригинальности по поводу какого-нибудь разсужденія; но нельзя не пожальть о силахъ и времени, употребленныхъ на составление книги, совершенно безполезной,

<sup>\*)</sup> Напечатано въ "Современникъ" 1850 года, № У, Май.

между тымь какы мы такы нуждаемся вы добросовыстныхы труженикахы. Масса совершенныхъ въ теченіи прошедшаго полустольтія историческихъ изследованій достигла до колоссальных размеровь. Мы не знаемь сами, кажими богатствами располагаемъ. Свести итоги по отдъльнымъ частямъ, сказать русской публикъ: воть до чего дошла европейская наука вь данномъ вопросъ, не такъ легко, какъ думають многіе. Не говоримъ уже о пользъ. Хорошій хозяинь, вступая во владъніе новымь имъніемь, составляеть прежде всего подробную опись, смъту находящихся въ его распоряженіи средствъ, и потомъ приступаетъ къ улучшеніямъ. Мы читали жалобы нъмецкихъ ученыхъ на невозможность овладеть содержаніемъ всёхъ частныхъ изследованій объ исторіи ихъ собственнаго народа. О другихъ отделахъ можно сказать то же самое и еще въ большей степени. Результатомъ такого состоянія литературы должна быть значительная трата силъ. Сколько ошибокъ вкралось въ сочиненія лучшихъ французскихъ историковъ потому только, что они слишкомъ мало обращали вниманія на труды своихъ зарейнскихъ собратій и принимали за собственныя открытія то, что давно было извъстно въ Германіи. Въ чемъ же заключаются успъхъ и органическій рость науки, если каждому покольнію и каждому народу должно съизнова передълывать все сдъланное прежде его предшественниками. Нужно, слъдовательно, определить пункты, до которыхъ доведены отдельныя изследованія, и указать на требующія дальнівшей разработки стороны предметовъ. Что труды такого рода не исключають оригинальности и самостоятельности, доказывается вышедшимъ недавно сочинениемъ г. Леонтьева "О поклонении Зевсу въ Греціи". Эта превосходная монографія содержить въ себ'в не только полное изложение критически разобранныхъ фактовъ, относящихся къ повлоненію Зевсу, но, можно сказать, замыкаеть собою всв прежнія изследованія о томъ же предметь. Поэтому она можеть служить исходнымъ пунктомъ для дальнъйшихъ розысканій.

Исторія Византійской имперіи не пользуется большимъ почетомъ на Западъ. Говоря о ней мимоходомъ, тамошніе писатели довольствуются повтореніемъ митий, насл'ядованныхъ ими отъ XVIII стольтія, и р'ядко беруть изъ нея содержаніе для спеціальныхъ сочиненій. Зам'вчательныя монографіи— Шлоссера объ императорахъ иконоборцахъ, Фальмерайера о Трапезундъ, Морећ и нъкоторые другіе, впрочемъ весьма немногочисленные, труды пролили много света на отдельныя эпохи въ судьбе Восточной имперіи, но не разръщили главныхъ, можно сказать, жизненныхъ вопросовъ ея существованія. Очевидное равнодушіе западныхъ писателей къ государству Константина Великаго объясняется отчасти отношеніями этого государства къ латино-германскимъ племенамъ. Между ними не было органической связи. Французу или Англичанину Византія представляеть такой же любопытный предметь, какъ, напримъръ, Аравійскій калифать, но она не имъеть въ его глазахъ другаго, высшаго значенія. Ея вліяніе на судьбу его предковъ не даеть ей особенныхъ правъ на его сочувствіе. Самый блестящій изъ фактовъ, связующихъ Восточную имперію съ западными народами, ея участіе въ эпохѣ возрожденія наукъ, теряеть при внимательномъ изученіи тоть

характеръ, который ему такъ долго приписывался. Роль греческихъ выходцевъ XV ст. была большею частію вившняя: они торговали привезенными ими рукописями и учили языку; но ученики далеко превзошли своихъ наставниковъ въ настоящемъ пониманіи классическаго міра. Нельзя не задуматься при вопросъ: отчего великія творенія древней Греціи, бывшія въ продолженіи многихъ въковъ предметомъ постояннаго изученія въ Константинополь, родныя тамошнимъ читателямъ по языку, на которомъ они написаны, обнаружили такъ мало вліянія на Византійскую литературу, между тъмъ какъ одно ихъ прикосновеніе къ другой, болье свъжей почвъ вызвало движеніе, имъвшее результатомъ всестороннее обновленіе умственной жизни на Западъ.

Нужно ли съ другой стороны говорить о важности Византійской исторіи для насъ, Русскихъ? Мы приняли отъ Царьграда лучшую часть народнаго достоянія нашего, т. е. религіозныя вірованія и начатки образованія. Восточная имперія ввела молодую Русь въ среду христіанскихъ народовъ. Но кром'в этихъ отношеній, насъ связываеть съ судьбою Византіи уже то, что мы Славяне. Послъднее обстоятельство не было, да и не могло быть по достоинству опънено иностранными учеными. Митию Фальмерайера о заселенів Пелопомнеса Славянами встрітило сильное противорічіе въ Германів и въ Греціи. Авторъ "Исторіи полуострова Морен" подвергся жестовимъ нареканіямъ, даже грубой брани, за преступное посягательство на честь народа, котораго права на общее участіе основаны преимущественно на его предполагаемомъ происхожденіи оть самаго изящнаго изъ племенъ, являвшихся въ исторіи. А между тімъ Фальмерайеръ прикоснулся къ своему предмету только слегка и съ одной стороны. Великое значение Славянъ въ Восточной имперіи не было имъ надлежащимъ образомъ признано. Въ ІХ стольтій по Р. Х. уже трудно было отвычать на вопросы: что такое Византійская національность и откуда береть она силы для спора съ безчисленными врагами своими? Многія ли темы имперіи были заселены чистыми Греками? Поверхностное знакомство съ византійскими писателями достаточно для того, чтобы убъдиться, что въ европейскихъ темахъ огромное большинство населенія состояло изъ Славянъ и что въ азіятскихъ областяхъ преобладали чуждыя эллинизму примъси. Короче, мы видимъ здъсь государство, а не народъ. Настоящихъ Грековъ нельзя даже принять за господствующее племя. Оть Льва Исавра до Македонской династіи во главъ имперіи стоить цізлый рядь государей, которых в происхожденіе подтверждаетъ высказанную нами мысль. Исавры, Славяне и Армяне сидятъ на престолъ Константина и Осодосія. Мы имъсмъ, слъдовательно, полное право сказать, что условія существованія Византійской имперіи состояли не въ крѣпости одного національнаго начала. Какая же сила собрала воедино н сдерживала разнородныя, отчасти враждебныя между собою стихіи, замъняя такимъ образомъ народность, или кровную связь населенія другою, чисто духовною связью? Эта сила заключалась въ религіи, утвержденной Отцами Восточной церкви, и въ образованности, наслъдованной отъ классическаго міра вм'єсть съ языкомъ. Православные подданные православнаго императора сознавали себя братьями не по происхожденію, а по в'връ. Въ этомъ сознаніи и въ нравственной энергіи, которую оно сообщало противъ иновърцевъ, заключается тайна продолжительнаго существованія Византін, при самыхъ неблагопріятныхъ внішнихъ и внутреннихъ условіяхъ. Прибавимъ къ этому образованность, которая служила большею частію для достиженія вившнихъ целей и была могущественнымъ рычагомъ въ рукахъ умнаго правительства, имъвшаго дъло съ полудикими врагами. Разобранная съ этой точки зрвнія исторія Восточной имперіи могла бы привести не къ твмъ результатамъ, къ какимъ пришли Гиббонъ и Шлоссерь, котораго сочинение объ императорахъ иконоборцахъ исполнено, впрочемъ, великихъ достоинствъ. Самый выборь предмета показываеть глубокій историческій смысль въ авторъ. Эпоха иконоборства составляеть переломь въ Византійской жизни и даеть ключь къ уразумьнію всьхь ея последующихь явленій. Но успышное рышение этой задачи возможно въ настоящее время только русскимъ или вообще славянскимъ ученымъ. Они ближе къ ней потому, что она связана съ исторією ихъ собственнаго племени и требуетъ знаній въ тіхъ областяхъ церковной исторіи и филологіи; которыя менье другихъ доступны западнымъ ученымъ. Можно прибавить, что на насъ лежить и вкотораго рода обязанность опенить явленіе, которому мы такъ многимъ обязаны.

Книга г. Медовикова о латинскихъ императорахъ въ Константинополъ едва ли не первое оригинальное русское сочинение по части Византійской исторіи. Но авторъ остался в'вренъ старымъ воззр'вніямъ на избранный предметь. Онъ не сказаль ничего новаго и даже не вывель возможныхъ результатовъ изъ прежнихъ розысканій. Полагая слишкомъ узкіе предёлы своему труду, онъ не счелъ нужнымъ объяснить читателямъ состояніе Восточной имперіи предъ біздственным для нея 1203 годомъ. А между тімь быстрые успъхи крестоносцевъ непонятны безъ такого введенія. Число Латинцевъ съ населеніемъ взятой ими съ бою столицы в прилежавшихъ къ ней областей было такъ незначительно, что побъда ихъ кажется чъмъ-то загадочнымъ. Объяснять ее однимъ мужествомъ крестоносцевъ и трусостію Грековъсмъшно. Современная крестовымъ походамъ исторія Восточной имперіи при трехъ Комненахъ: Алексіи, Іоаннъ и Эмануиль, и самый составъ ихъ армін, въ которыхъ было гораздо болье иноплеменниковъ, чъмъ настоящихъ Грековъ (допустивъ совершенное отсутствіе военныхъ доблестей въ посл'яднихъ), опровергаеть митие, понятное только подъ перомъ ослъпленнаго невъжествомъ и ненавистію франкскаго лътописца или малодушнаго Византійскаго ритора, въ родъ Никиты Хоніата. Главныя причины паденія Византійскаго государства въ началъ XIII въка заключаются, по нашему мнънію, въ измънившихся отношеніяхъ къ Славянамъ и въ глубокой порчь государственнаго организма, находившейся въ связи съ развращениемъ высшихъ сословій въ Константинополъ. Постепенное образование самостоятельныхъ славянскихъ государствъ на съверныхъ предълахъ имперіи отвлекло отъ нея силы, которыми она прежде исключительно располагала. Прочное утвержденіе церкви съ національнымъ духовенствомъ сообщило этимъ государствамъ внутреннюю самостоятельность, какой, разумвется, не могли имвть славян-

скія племена въ то время, когда они принимали христіянство непосредственно отъ Византіи. Исторія Охридскихъ архіепископовъ, которыхъ стремленіе освободиться изъ подъ вліянія цареградскаго патріарха и основать нѣчто въ родъ славянскаго патріархата очевидно изъ отрывочныхъ, до нась дошедшихъ извъстій, можетъ пролить яркій свъть на судьбы славянскаго просвъщенія. Открытіе Охридскихъ грамоть, на слъдъ которыхъ указаль В. И. Григоровичь въ своемъ путешествіи по европейской Турцій (стр. 73 и 123), стало бы вероятно на ряду съ важнейшими находками такого рода. сдъланными въ наше время. Съ другой стороны, отношенія Римской имперіи къ Германдамъ представляютъ поучительныя аналогіи. Исторію этихъ отношеній можно разд'влить на три періода, между которыми, разум'вется, нельзя поставить твердыхъ граней, потому что переходы совершаются постепенно. Первый періодъ состоить весь изъ нестройнаго, но единодушнаго напора германскихъ дружинъ на завътные рубежи Рейна и Дуная. Во второмъчасть этихъ дружинъ уступаетъ искушеніямъ Римской политики и дѣлается въ ея рукахъ могущественнымъ орудіемъ противъ собственныхъ соплеменниковъ и другихъ враговъ имперіи. Римъ держится силою своихъ преданій и государственною опытностію, наслідованной имъ отъ прежнихъ, славныхъ въковъ его исторіи. Онъ въ высокой степени обладаль искусствомъ употреблять въ свою пользу средства своихъ противниковъ и противопоставлять ихъ опасностямъ, которыя ему грозили. Можно думать, что германскіе варвары иногда приходили къ сознанію той роли, какую они играли, служа къ достиженію чуждыхъ имъ цълей. Nos nobis confligimus, nobis perimus, tibi vincimus (мы между собою сражаемся, мы гибнемь, а побъда достается тебъ), писаль весть-готскій кунигь Валлія къ императору Гонорію, извъщая его о своихъ побъдахъ надъ Вандалами. Но когда Германцы стали твердою ногою на Римской почвъ и замънили кочевой быть дружины осъдлымъ, государственнымъ, ихъ отношенія къ имперіи приняли другой характеръ. У нихъ явились свои интересы, свои политическія цёли. Они перестали быть слепыми орудіями Римской власти и служили ей только тогда, когда ихъ частная выгода совпадала съ ея видами. Тъ же явленія повторялись въ исторіи южныхъ Славянъ. Переходъ отъ быта общиннаго и дружиннаго къ государственному положилъ конецъ ихъ зависимости отъ Византін и сняль съ нихъ опеку, въ которой такъ долго держала ихъ цареградская политика. Другою причиною ослабленія Византійской имперіи была перемьна, совершившаяся посль борьбы за поклонение иконамь, въ нравахъ и положеніи высшаго сословія. Прежняя образованность, въ которой преобладало богословское направленіе, уступала місто другой, боліве блестящей, но поверхностной и формальной. Вопросы догматические перестали занимать умы въ такой степени, какъ прежде. Духовные интересы общества Константинопольскаго вообще стали мельче. Не забудемъ, что въ этомъ обществъ сосредоточивалось то, что мы называемъ Византійскою имперіей. Продолжительное, почти двухъ-въковое владычество Македонской династіи дало возможность окрыпнуть въ занятыхъ при Василіи I положеніяхъ тымь знатнымъ фамиліямъ, которыхъ имена связаны потомъ со всеми важными

происшествіями и переворотами, совершающимися въ государствъ. Аристократическое начало получило значеніе вовсе не сообразное съ положеніемъ страны, для которой неограниченное самодержавіе было условіемъ существованія. Всякое стъсненіе монархической власти вело къ неминуемымъ бъдамъ и опасностямъ. Знакомство съ феодальнымъ дворянствомъ въ эпоху крестовыхъ походовъ дурно подъйствовало на Византійскую аристократію, сообщивъ ей развившіяся на иной почвъ, при иныхъ обстоятельствахъ, понятія. Она заразилась отъ Западныхъ гостей привычками насилія и непокорности, но прибавила къ нимъ вошедшее въ пословицу лукавство и двоедущіе. Алексію Комнену и его потомкамъ такъ-же трудно было бороться съ домашними измънами и мятежами, какъ съ внъшними врагами имперіи. Они принуждены были окружать себя иностранцами, на върность которыхъ могли положиться. Сынъ Алексія, умный и храбрый Іоаннъ, вверилъ начальство надъ войскомъ своимъ турецкому выходцу. Тълохранители императоровъ набирались изъ наемныхъ Англо-саксовъ и Нормановъ \*). Обстоятельства, сопровождавшія его паденіе, озарили страшнымъ світомъ тогдашнее состояніе Византіи. Черезъ девятнадцать літь послів смерти Андроника, Венеціяне и Французы овладели его столицею.

Описывая военныя дъйствія и переговоры, предшествовавшіе взятію Константинополя, г. Медовиковь опустиль многія любопытныя и важныя подробности. Между прочимь онъ не сказаль ничего о числительномь отношеніи выставленныхь съ объихь сторонь силь. Въ источникахъ находится въсколько цифръ, которыя слъдовало привести, ибо онъ показывають, что въ началь войны крестоносцамь грозила большая опасность, чтыть Грекамъ. Одни жители столицы могли задавить числомъ своимъ отважную дружину иноплеменниковъ. Вильгардуенъ, историкъ и одинъ изъ главныхъ участниковъ въ этихъ событіяхъ, простодушно и прекрасно выразиль чувство страха, овладъвшее его сподвижниками при видъ Цареграда.

"Когда они увидали — говорить онъ — высокія стіны и великолівныя башни, которыми окружень городь, богатые дворцы и храмы, которыхь число можеть показаться невівроятным тому, кто собственными глазами не видаль во всемь ея объемі царицу городовь, — у самыхъ смілыхъ дрогнуло сердце. Дивиться туть нечему, ибо оть начала міра не предпринимала горсть людей такого великаго діла". За восемь віковь до Вильгардуена, видъ Оеодосієвой столицы произвель такое же впечатлівніе на весть-готскаго вождя Атанариха и внушиль ему высокое понятіе о могуществі императора. Варварамь казалось, что изъ-за этихъ твердынь и зданій имъ угрожають таинственныя силы невідомой и недоступной имъ образованности. Но внутренность Константинопольскихъ улиць не соотвітствовала его наружному величію. Этою стороною онъ напоминаль поэтическіе издали, грязные внутри города Востока. "Городъ Константинополь—говорить монахъ Одонъ, спутникъ Лудовика VII во второмъ крестовомъ походіт—грязень и вонючь. Во

<sup>\*)</sup> Здъсь, кажется, надобно предполагать небольшой пропускъ, котораго мы не могли пополнить за недостаткомъ оригинала.  $Pe\partial$ . 1-го из $\partial$ .



многихъ частяхъ его царствуетъ въчный мракъ. Богачи застроили всъ улицы своими зданіями и оставили б'аднымъ и иностранцамъ только нечистыя и темныя мъста. Тамъ совершаются убійства и разбои, — словомъ, всъ преступленія, которымъ благопріятствуєть темнота. Управы ніть никакой; богатые дълають, что хотять; бъдные ворують, злодем не знають ни страха, ни стыда. Преступленія никогда не совершаются явно днемъ, и законъ ихъ никогда не наказываетъ. Городъ этотъ представляетъ крайности всякаго рода: онъ равно превосходить всё другіе своимъ богатствомъ и своими пороками". Многое, можеть быть, преувеличиль французскій монахъ, ненавидъвшій Грековъ, но большую часть имъ сказаннаго нетрудно подтвердить свидътельствами другихъ, даже Византійскихъ писателей. Въ самомъ дълъ, въ Европ'в не было города съ такою пестрою и испорченною чернью. Въ Константинопол можно было встрътить многочисленныхъ представителей всъхъ народовъ тогдашняго міра. Ихъ привлекала сюда богатая торговля, промыслы, легкость, съ какою можно было найти средства къ существованію. Цізлыя улицы принадлежали выселенцамъ изъ отдізльныхъ итальянскихъ городовъ. Венеціянцы, Генуэзцы, Пизанцы пользовались обширными торговыми привилегіями и подчинены были собственнымъ судьямъ. Магометане составляли также значительную общину, съ правомъ свободнаго и открытаго отправленія своего богослуженія. Не говоримъ о Славянахъ и другихъ подвластныхъ имперіи и тесно съ нею связанныхъ племенахъ. Съ конца . XI стольтія смъщеніе языковъ и народностей въ Константинополь возрастаеть въ неимовърной степени. Составъ крестоносныхъ ополченій извъстенъ. Къ дружинамъ, которыхъ вело на Востокъ благочестивое желаніе освободить изъ-подъ власти мусульманъ страну, освященную земною жизнью Спасителя, присоединялись нестройныя и многочисленныя толпы людей всякаго рода, гонимыя изъ родины нищетою или совершенными ими преступленіями. Немногіе изъ нихъ достигали Палестины: большая часть погибла отъ нужды и подъ ударами ограбленныхъ ими жителей техъ странъ, чрезъ которыя лежаль ихъ путь. Константинополь обыкновенно служиль местомъ сбора и отдыха для крестоносцевъ. Здёсь оставались уцёлёвшіе въ живыхъ бродяги, которыхъ не манила далъе надежда на славныя битвы съ невърными. Всявдствіе самыхъ выгодъ своего положенія, столица Византійской имперіи должна была такимъ образомъ принимать въ себя нечистый отстой, подымавшійся въ эпоху общаго броженія со дна западной Европы. Она доставляла этимъ прищельцамъ возможность легкой и привольной жизни; но они ей дурно платили за гостепріимство. На ея улицахъ не разъ ръзались буйные Латинцы съ жителями греческаго или славянскаго происхожденія. Тогдашній Константинополь заслуживаль въ большей степени, чемъ древній Римъ или новый Парижъ, названіе cloaca maxima народовъ.

Понятно, что, при такомъ составѣ назшихъ классовъ своего населенія, Царьградъ не могъ противопоставить осадившимъ его въ 1203 году рыцарямъ религіознаго или патріотическаго одушевленія массъ. Съ другой стороны выступила наружу испорченность высшаго сословія. Въ виду общей опасности, оно крамольничало, составляло заговоры и измѣняло одному императору за другимъ. Изъ разсказовъ Никиты Хоніата, который самъ занималъ важное государственное м'всто, объ избраніи на престолъ Алекс'вя и Канаба, можно себ'в составить понятіе о гражданскихъ доблестяхъ византійскихъ сановниковъ.

• Мы уже сказали выше, что г. Медовиковъ въ первой главъ своей монографіи ограничился описаніемъ военныхъ действій, не обращая вниманія на внутреннія условія событій. Онъ какъ будто не замітиль за внішнею обстановкою, что подъ стънами Константинополя стояли лицомъ къ лицу двъ глубоко различныя, въ основныхъ своихъ началахъ, цивилизаціи. Отсюда происходить бъдность и безжизненность его разсказа. Охарактеризовать эти двв почти враждебныя цивилизаціи было нетрудно. Ихъ представителями могли служить автору "Латинскихъ Императоровъ" тв летописцы, которыми онъ наиболее пользовался: Французъ Вильгардуенъ и Грекъ Никита Хоніатъ. На нихъ обоихъ лежитъ печать ихъ національностей. При всей своей осторожности и риторическомъ патріотизмъ, Никита иногла становится страшнымъ обличителемъ Византійской жизни. У него нельзя отрацать таланта, ума, знанія, но въ цізломъ складів его понятій есть нівчто. показывающее, до какой степени пришла въ упадокъ и обветшала въ его время образованность светскихъ классовъ Византійскаго общества. Отрешенная движеніемъ исторіи отъ своего корня, т. е. эдлинизма, она не приняда въ себя никакихъ новыхъ, живительныхъ стихій и обратилась въ лишенную нравственнаго содержанія форму. Одна церковь стояла высоко надъ общимъ уровнемъ, но она хранила свои сокровища для другихъ, болъе свъжихъ и способныхъ къ духовному развитію народовъ. Объемъ этой статьи не позволяеть намъ дёлать большихъ выписокъ, но мы укажемъ читателямъ на находящееся у Хоніата (861 стр.) изчисленіе погибшихъ при взятів Константинополя крестоносцами памятниковъ искусства. Это место важно не для однихъ археологовъ: оно знакомитъ насъ не только съ утраченными произведеніями древняго ваянія, но и съ самымъ воззрѣніемъ на искусство просвъщенныхъ Византійцевъ. Описывая бронзовую, переплавленную невъжественными побъдителями въ деньги статую Елены, Никита расточаеть ей гомерические эпитеты, показывающие его классическую образованность. Но нельзя не заподозрить искренности его восторговъ при чтеніи толкованій, въ родъ слъдующаго: "Латинцы растопили статую Елены, въ качествъ потомковъ Энея, истя ей за пожаръ родной имъ Трои, котораго она была виновницею. Ей суждено было погибнуть отъ огня, ибо она сама зажгла огонь въ сердцахъ всёхъ, кто видёль ея прекрасный образъ" (864 стр.). Впрочемъ, изъ разсказовъ того же летописца следуетъ, что не на однихъ крестоносцахъ лежитъ отвътственность за порчу и гибель находившихся въ Константинопол'в памятниковъ. Супруга Алексія III, Евфросинія, для гаданій своихъ, била розгами Геркулеса Лизимаховой работы, о чемъ очень жальеть Хоніать, восклицающій, что ни Еврисоей, ни Омфала не подвергали героя такимъ истязаніямъ. По ея же приказанію, были обезображены многія другія статуи, въ томъ числь знаменитый калидонскій вепрь, котораго впоследствіи, по совету звездочетовь, суеверный Исаакь-Ангель велълъ поставить во дворцъ своемъ, въ той надеждъ, что видъ свиръпаго звъря въ состояни внушить ужасъ мятежной черни цареградской. Колос-сальный истуканъ Минервы, подробно описанный Хоніатомъ, былъ въ куски разбить народомъ, потому что лицо богини было обращено къ Западу и поднятая рука какъ будто манила крестоносцевъ. Съ другой стороны, нельзя не замътить, что многое было спасено Венеціянцами, которые украсили свой городъ этою добычею.

Говоря о раздѣлѣ имперіи между Венеціянцами и ихъ союзниками, г. Медовиковъ не разобраль подробно весьма неясный, но важный въ географическомъ отношеніи актъ раздѣла. Памятникъ этотъ, изданный нѣсколько разъ, между прочимъ въ приложеніяхъ къ Исторіи крестовыхъ походовъ Вилькена, не быль еще объясненъ надлежащимъ образомъ. Г. Медовиковъ напрасно ссыластся на искаженіе именъ и неопредѣленность областныхъ границъ. Если бы раздѣльный актъ, составленный въ 1204 году, былъ написанъ совершенно ясно и не представлялъ ничего затруднительнаго при чтеніи, его не для чего было бы и объяснять...

Третья глава "Исторіи Латинскихъ Императоровъ" содержить въ себъ обзоръ новаго, возникшаго вслъдствіе завоеванія, Государственнаго устройства. Намъ кажется, что авторъ не оцфиилъ по достоинству пересаженныя на Византійскую почву феодальныя учрежденія, единственную форму, какую могли дать покореннымъ ими землямъ крестоносцы. Ленная система удобиве всякой другой прилагалась тамъ, где между отдельными сословіями не было національнаго единства. Отсутствіе кровной связи, т. е. народности, феодализмъ замънилъ виъшнимъ іерархическимъ союзомъ, достаточнымъ для цълей средневъковаго государства. Зато г. Медовиковъ придалъ слишкомъ большое значеніе республиканскому, внесенному Венеціянцами элементу. Онъ говорить, что этоть элементь выразился въ завоеванныхъ частяхъ имперіи ръзче, нежели въ Палестинъ. "Тамъ онъ ограничился немногими поселеніями Италіанцевъ по морскому берегу, здівсь являлся въ обширныхъ владівніяхъ Венеціанцевъ" (стр. 43). Авторъ слишкомъ безусловно принялъ мивніе Лео (Geschichte der Italienischen Staaten, III, 16). Извъстно, что значительная часть пріобрітенных республикою въ 1204 году земель, особенно острова, поступили въ качествъ ленъ св. Марка во владъніе знатныхъ фамилій, которыя играли здъсь роль княжескихъ династій, оставаясь, впрочемъ, Венеціянскими подданными. Таковы были герцоги Андроса, Наксоса и Пароса изъ дома Санудо, передавшаго потомъ свои владънія греческой фамиліи Криспо, — Гизи, которымъ принадлежалъ Теносъ, Скиросъ, Скіава, Скопела, - Карчери, владетель Негропонта, и многіе другіе, о которыхъ упоминаетъ г. Медовиковъ, на стр. 38. Разумъется, что здъсь не было мъста республиканскому элементу, который могъ проявиться въ большихъ городахъ, гдъ находились венеціянскія колоніи. Вообще на отношенія Венеціянскія не обращено должнаго вниманія въ разбираемой нами монографіи, хотя по важности своей они требовали подробнаго разбора.

Самая "Исторія Латинскихъ Императоровъ" изложена върно и отчетливо. Но мы уже замътили выше, что эта върность внъшняя, не сообщающая

полнаго понятія о предметь. Укажемъ для примъра на собранныя г. Медовиковымъ свъдънія о Никейской имперіи. Вмісто сухаго и частію безполезнаго разсказа о войнахъ, веденныхъ Оедоромъ Ласкарисомъ и Іоанномъ Ватацесомъ, читатель желалъ бы найти подробности, характеризующія ихъ государство. Г. Медовиковъ упустилъ прекрасный случай показать чрезъ сравненіе все превосходство Византійскихъ административныхъ формъ и понятій надъ феодальными западными. Особенно замізчательно въ этомъ отношенін царствованіе Іоанна Ватацеса, о которомъ находятся драгоцівнныя. еще Гиббономъ (гл. 62) употребленныя въ дъло извъстія у Никифора Григорія и Георга Пахимера. За исключеніемъ Фридриха II, едва ли кто изъ современныхъ государей занадной Европы смотрълъ такими глазами на государственное хозяйство. Только при подобномъ управленіи могла найти Нивейская имперія средства для борьбы съ многочисленными врагами своими. Тамошніе императоры слідовали примітру своихъ Византійскихъ предшественниковъ. Войско Оедора Ласкариса состояло, по словамъ изданной Бюшономъ греческой летописи о войнахъ Франковъ въ Романіи и Морев, стр. 28, изъ наемныхъ Турокъ, Кумановъ, Аланъ, Языговъ и Булгаръ. Латинскіе воины также недолго противились искушеніямъ Никейскаго золота. Папа Гонорій II принужденъ быль предать проклятію крестоносцевь, изм'ьнившихъ своему объту и воевавшихъ подъ знаменами Ласкариса противъ собственныхъ единовърцевъ. Эти свидътельства достаточно показываютъ, что Никейская имперія не была, какъ утверждаеть г. Медовиковъ, выраженіемъ чистой греческой народности. Въ основаніи ея лежало отвлеченное отъ всякой національности начало образованной въками, мудрой государственной организаціи, которая принимала въ себя даже враждебные элементы и претворяла ихъ въ гибкіе, покорные ея воль матеріялы. Механизмъ быль такого свойства, что могь действовать при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ. Тоже самое можно сказать о Константинопольской имперіи, которой продолженіемъ была Никейская. Разсматриваемая съ этой точки зрѣнія, феодальная форма является чёмъ-то варварскимъ, безконечно грубымъ. Но когда эта форма утвердилась на Византійской почеть, она не могла не обнаружить правственнаго вліянія на туземцевь, не могла не вызвать въ нихъ новыхъ стремленій и потребностей. Вторженіе западной стихіи въ Византійскій быть послі событій 1204 года не подлежить сомнічню, хотя оно вовсе не замъчено авторомъ "Исторіи Латинскихъ Императоровъ". Витеть съ Іерусалимскими ассизами проникли даже въ Никейскія владѣнія суды перовъ и ордаліи. Разум'вется, что ихъ полному принятію м'вшали природныя и воспитанныя исторіей свойства народонаселенія. Практическій, ясный умъ Грека сказался въ ответе Михаила Палеолога, который не хотелъ подвергнуть себя испытанію раскаленнымъ желівомъ, говоря, что это судебное доказательство годно для мраморныхъ произведеній Фидія или Праксителя, а не для живой человъческой руки. Къ послъдствіямъ пятидесяти-семи-мъсячнаго владычества Латинцевъ въ Цареградъ принадлежитъ совершенное ослабленіе связей, дотол'в существовавшихъ между правительствомъ и жителями Византійской имперіи. Императоры инов'єрцы поколебали прежнее уваженіе и дов'єріе православныхъ подданныхъ къ преемникамъ Константина. Религіозное единство могло быть возстановлено впослѣдствін; но единство государственное, которое на немъ основывалось, погибло невозвратно. Въ Малой Азін могла бы еще окрѣпнуть и принять въ себя свѣжія силы ветхая имперія, черезъ сплавленіе тамошнихъ, давно подверженныхъ греческому вліянію племенъ, въ одну новую народность. Въ Европѣ такое дѣло было невозможно. Славяне, на плечахъ которыхъ долго лежали судьбы имперіи, возложившей на нихъ свои послѣднія надежды, жили собственною жизнію. Все сказанное нами было понятно образованнымъ и мыслящимъ Грекамъ того времени. Извѣстіе о занятіи Константинополя Никейскими войсками въ 1261 году возбудило въ дальновиднѣйшихъ между ними недоступныя толігѣ опасенія. "Теперь рушились всѣ надежды наши"—сказалъ по этому поводу Михаилъ Сеннахерибъ, государственный сановникъ, уму и знаніямъ котораго отдаетъ справедливость, враждебный ему впрочемъ, Георгъ Пахимеръ (Т. І, стр. 92 и 149).

Сочиненіе г. Медовикова не удовлетворяєть справедливымъ требованіямъ современной науки. "Исторія Латинскихъ Императоровь" не прибавляєть ничего къ суммъ того, что мы знали досель объ этой эпохъ. Но свъдънія автора не подлежать сомнънію: мы въ правъ ожидать оть него другихъ, болье удачныхъ трудовъ.

## ИТАЛІЯ ПОДЪ ВЛАДЫЧЕСТВОМЪ ОСТЪ-ГОТОВЪ, ЛАНГОВАРДОВЪ И ФРАНКОВЪ \*).

Судьбы Италіи отъ паденія Западной Римской имперін до возстановленія ся Карломъ Великимъ. Обозрѣніе Остгото - Лангобардскаго періода итальянской исторіи. Соч. Петра Кудрявцева, Москва, 1850.

## Статья первая.

Русской критикъ ръдко приходится имъть дъло съ такими книгами, какъ "Судьбы Италіи отъ паденія Западной Римской Имперіи до возстановленія ея Карломъ Великимъ". Первый трудъ, съ которымъ г. Кудрявцевъ выступаеть на ученое поприще, не только превосходить все, что до сихъ поръ было написано по-русски объ исторіи Запада, но можеть стать на ряду съ классическими монографіями иностранныхъ литературъ. Это не простое изложеніе первыхъ в'яковъ итальянской исторіи, а совершенное съ р'ядкою мъткостью историческаго взгляда изслъдованіе образованія итальянской народности. Въ предисловіи своемъ авторъ жалуется на недостатокъ учебныхъ пособій; но можно сміло сказать, что этоть недостатокь не отразвлся на его книгъ, въ которую вошло все существенное и необходимое для живаго пониманія эпохи, которой онъ посвятиль свое изслідованіе. Съ другой стороны нельзя не согласиться, что занятіе исторією Италіи сопряжено въ настоящее время съ особенными трудностями. Эти трудности существують не для однихъ только русскихъ ученыхъ и происходять отъ недостатка литературных в сообщеній съ Апеннинским в полуостровом в. Изъ выходящих в тамъ внигъ весьма немногія пріобретають известность въ остальной Европъ. Большая часть многочисленныхъ монографій, изданныхъ въ теченіе последнихъ двадцати пяти леть о городахъ средневековой Италіи, остается исключительно собственностью мъстныхъ ученыхъ. Безъ критическихъ статей Миттермайера, да обзоровъ, изръдка являющихся въ нъмецкихъ журналахъ, которымъ посчастливилось найти дъятельныхъ корреспондентовъ за

<sup>\*)</sup> Эти статьи напечатаны въ "Отечественныхъ Запискахъ" 1851 года, въ отдълъ Критики, №№ 4 и 6, т. LXXV и LXXVI.



Альпами, мы не знали бы этихъ монографій даже по имени. Между тѣмъ, кромѣ самыхъ изслѣдованій, они содержать въ себѣ, въ видѣ приложеній, драгоцѣнные, взятые изъ городскихъ архивовъ памятники, которыхъ тщетно будемъ искать у Муратори. О богатствѣ и важности источниковъ, не вошедшихъ въ составъ собранія, составленнаго послѣднимъ, можно судить по "Историческому Архиву", который Вьёсё (Vieusseut) издаетъ во Флоренціи.

Первая глава "Судебъ Италіи" содержить въ себѣ обозрѣніе причинь, которыя привели Западную Имперію подъ владычество германскихъ дружинъ. Причины эти заключались, какъ извѣстно, во внутрениемъ разложеніи римскаго общества. Обозначивъ главные признаки этого разложенія, г. Кудрявцевъ опредѣляеть слѣдующими словами цѣль и объемъ своихъ изслѣдованій:

"Мы ограничиваемъ нашу задачу лишь первымъ періодомъ исторіи новой Италіи, который можно назвать періодомъ ея возрожденія. Дѣло многосложное и потому многотрудное; оно совершается очень медленно, впродолженіе цѣлыхъ трехъ столѣтій, и слагается изъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ моментовъ. Рядомъ съ нимъ, и всегда въ самой тѣсной связи, идетъ и исторія одного изъ величайшихъ европейскихъ учрежденій, имѣющаго въ Италіи свое собственное значеніе. Мы прослѣдимъ, одинъ за другимъ, эти моменты и постараемся указать главныя силы и средства, наиболѣе содѣйствовавшія освобожденію Италіи отъ чужеземнаго владычества и возстановленію ея самобытности. Величайшее изъ предпріятій Карла Великаго—возстановленіе Римской имперіи, необходимо положитъ конецъ нашему очерку".

Лежащая въ основаніи книги г. Кудрявцева мысль о тісной связи между происхожденіемъ новой итальянской народности и развитіемъ папской власти даеть его труду оригинальное и самобытное значеніе, даже за предълами русской литературы. Явленія эти разсматривались до сихъ поръ порознь. Самъ Макіавелли, въ немногихъ словахъ сказавшій всю исторію средневъковой Италіи, не поняль и съ своей точки зрвнія не могь понять первыхъ въковъ папства и его связи съ судьбою народа, зарождавшагося изъ пестрой смъси латинскаго и германскихъ племенъ. Поздиващие историки превзошли Макіавелли только отдівльною подробностей, но они рівдко возвышаются до того цъльнаго пониманія итальянской исторіи, которымъ поражаеть насъ великій Флорентинецъ. Сохранивъ, следовательно, недостатки, которые были неизбъжны въ эпоху, когда писаль Макіавелли, они не переняли у него глубины взгляда и его строгой последовательности при оценке явленій. Исчислять здівсь сочиненія, подтверждающія нашу мысль, было бы безполезно. Но мы не можемъ не указать на помъщенную въ 5 № "Современника" за 1850 годъ "Исторію папской власти до смерти Карла Великаго". Имя ученаго автора и отношеніе его статьи къ разбираемой нами книгъ возлагають на насъ эту обязанность. Статья г. Куторги отличается отъ "Судебъ Италіи" объемомъ; но предметь разысканій почти тоть же. Мы не опасаемся оскорбить г. Куторгу, упрочившаго свою ученую извъстность другими трудами, откровеннымъ выраженіемъ нашего мития. Его "Исторія папства" не можетъ выдержать никакого сравненія съ трудомъ г. Кудряв-

цева. Главный недостатокъ этой статьи заключается не въ томъ, что она составлена исключительно по нъмецкимъ сочиненіямъ: добросовъстный авторъ назвалъ своихъ руководителей и темъ отиялъ у критики право упрекать его въ неполномъ знаніи источниковъ. Но мы считаемъ себя въ прав'в требовать отъ такого ученаго, какъ г. Куторга, по крайней мере верной оценки писателей, которыхъ трудами онъ пользовался. Воть почему насъ нъсколько удивиль его отзывь объ "Исторіи Иннокентія ІІІ" Гуртера. По словамъ г. Куторги, Гуртеръ "представилъ картину, написанную кистью великаго художника и съ безиристрастіемъ ученаго". Не будемъ говорить о художественномъ достоинствъ "Исторіи Иннокентія III". Смъемъ однако думать. что весьма немногіе изъ читателей этой книги согласятся съ приведенными выше словами. Что касается до безпристрастія Гуртера, то до-сихъ-поръ оно едва ли было къмъ-нибудь замъчено. Гуртеръ, бывшій протестантскій пасторъ, приняль римско-католическое исповъдание и считается въ нъмецкой литератур'в однимъ изъ главныхъ представителей и защитниковъ средневъковыхъ теорій папской власти и римско-католической ісрархіи вообще. Вся статья г. Куторги написана съ небрежностью, къ какой онъ не пріучиль насъ въ другихъ своихъ произведеніяхъ. Какъ, напримъръ, согласить слъдующія противорічія? На стр. 41 сказано: "Папы не иміли ни собственной территоріи, ни войска, ни финансовъ, ничего, что составляетъ необходимую принадлежность государя; они обладали чрезвычайною, великою властію, но она была только духовною, не матеріальною. Эта власть представляеть намь изумительное и единственное явленіе во всемъ мірів, что въ самое цвітущее и блистательное время папства, въ правленіе Григорія VII и Инновентія III, когда римскіе первосвященники господствовали надъ всёми странами Запада, возводили и низлагали государей, подчиняли себъ цълыя царства, что и тогда они не владъли никакою областію (?!) и даже самимъ городомъ Римомъ, остававшимся совершенно независимымъ". А на стр. 64 читаемъ: "Всъ маленькіе города, лежавшіе отъ Витербо до Террачины и отъ Нарни до устьевъ Тибра, соединились съ Римлянами и составили отдъльное владъніе подъ управленіемъ папы (727). Воть первое начало свътской власти римскихъ первосвященниковъ: Григорій II не быль уже только папою-онъ сталъ государемъ". Гдъ нашелъ авторъ доказательства въ пользу своего мнънія, что восточные императоры сами содъйствовали къ увеличенію свътскаго значенія папъ и укрѣпили ихъ власть надъ Римомъ (стр. 66)? Какъ понять ссылку на Григорія Турскаго, будто-бы сказавшаго, что Дагоберъ І, король Франковъ, принесъ въ даръ монастырю св. Діонисія одною записью 27 деревень (стр. 45)? Григорій умеръ въ 594 году, а Дагоберъ началь царствовать съ 622 года. Можно было бы привести еще несколько подобныхъ противоръчій и недосмотровь, но мы полагаемъ, что показанныхъ выше достаточно для нашей цъли. Намъ нужно было только показать великое разстояніе, отдівляющее самостоятельный, на основаніи глубокаго наученія источниковъ совершенный трудъ г. Кудрявцева отъ б'вглаго очерка, представленнаго г. Куторгою.

Обзору остготского періода посвящены въ сочиненіи г. Кудрявцева двъ

главы (2 и 3). Авторъ, излагающій пространно исторію Лангобардовъ, не счель нужнымь входить въ такія же подробности относительно предшествовавшихъ имъ въ Италіи германскихъ племенъ. Упомянувъ слегка о патриціать Одоакра, служившемъ только переходомъ отъ стараго императорства къ новому королевству, г. Кудрявцевъ представляетъ на немногихъ страницахъ карактеристику Теодериха и основаннаго имъ государства. "Между передовыми людьми германскаго міра онъ (то-есть Теодерихъ) былъ первый, на которомъ ясно отразилось вліяніе того человівчественнаго духа, который лежалъ въ самыхъ основахъ міра римско-христіанскаго. Между Германцами это первое ощутительное выраженіе того, что впослідствін, боліве опредівлившись въ своемъ содержаніи, получило себѣ и опредѣленное имя въ названіи "гуманизма". Что этоть новый духъ не переродиль совершенно Теодериха, въ томъ не можеть быть ни малейшаго сомненія: дикіе инстинкты продолжали танться въ немъ, хотя и противъ его воли, и временемъ обнаруживались жестокостію, истительностію, даже вероломствомъ. Въ такія минуты опять нельзя не узнать въ Теодерихъ германскаго варвара; но проходили минутныя вспышки, и Теодерихъ опять становился человъкомъ добра, сочувствующимъ выгодамъ римской цивилизаціи и желающимъ устронть мирное счастіе своихъ подданныхъ".

Въ этихъ словахъ не видно особенностей, отличающихъ Теодериха отъ другихъ великихъ вождей германскаго племени, жившихъ въ V въкъ. У Атаульфа вестготскаго, у Вандала Стиликона мы найдемъ тъ же стремленія къ высшему, только при условіяхъ римско - христіанской образованности возможному порядку. Въ нихъ такъ-же, какъ въ Теодерихъ, энергія и разрушительныя страсти варвара соединяются съ благородными идеями, съ нравственно-политическими побужденіями, которымъ нельзя было развиться на почвъ чистаго германизма. Подобно остготскому королю, они старались сохранить формы разлагавшейся имперіи ради духа, ніжогда въ нихъжившаго, и расточали для этой цёли силы, которымъ исторія готовила другое назначеніе. Укажемъ читателямъ на изв'єстное м'єсто въ исторіи Павла Орозія (VII, 43), гдъ ръчь идеть о планахъ Атаульфа. Въ молодости своей онъ хотълъ, по собственному признанію, стереть съ лица земли самое имя "Римлянъ", замънивъ его "Готами"; но опыть показаль ему, что Готы, вслъдствіе ихъ необузданной дикости (propter effroenatam barbariem), неспособны подчиниться какому-либо закону, и онъ рашился употребить ихъ оружіе для возстановленія и увеличенія римской славы. Дошедшія до насъ извъстія о Стиликонъ обличають въ немъ такія же намъренія. Сльдовательно, не одинъ Теодерихъ между германскими вождями былъ доступенъ вліянію древней цивилизаціи, и не онъ первый оціниль ея превосходство. Его отличіе отъ Атаульфа, Стиликона и другихъ заключается не въ оригинальности взгляда или пониманія, а въ степени даровитости и успѣха, въ самомъ положения. Онъ былъ счастливве своихъ предшественниковъ, можетъ быть, потому, что встрытиль на пути своемь Кассіодора. Трудно выдылить последнему принадлежащую ему въ славе остготскаго короля долю. Теодерихъ былъ, безспорно, замъчательный человъкъ, но онъ едва ли могъ возвыситься до техъ политическихъ и нравственныхъ идей, которыми проникнута веденная оть его лица Кассіодоромъ оффиціальная переписка. Есть понятія, до которыхъ нельзя дойти личною геніальностью, которыя могутъ вырости только на готовой, въками правильнаго развитія удобренной почвъ. Принимая въ соображение благопріятныя обстоятельства, содійствовавшія образованію Теодериха, его десятильтнее пребываніе при цареградскомъ дворь, его раннее знакомство съ языками классической древности (хотя грамотность его подлежить сомненію), мы должны допустить, что онь пришель въ Италію не простымъ начальникомъ дружины, имъвшей цълью грабежь и войну, и что онъ хорошо понималь новыя отношенія, въ которыя его поставила побъда надъ Одоакромъ. Въ немъ могла зародиться болъе или менъе ясная мысль о сліяніи Готовь и Итальянцевь въ одну народность; но онъ не только не могъ говорить темъ языкомъ, какой влагаеть ему въ уста Кассіодоръ-онъ не могь даже думать такимъ образомъ. Читая "Epistolae Variae", невольно приходишь къ мысли, что Кассіодору принадлежить не одна редакція, не одинь слогь этихъ актовъ: на нихъ лежить печать римскаго духа, въ нихъ виденъ римскій складъ ума. Нельзя не задать себъ вопроса: не быль ли Теодерихъ воспріимчивымъ и послупінымъ ученикомъ итальянской аристократіи, окружившей его послів паденія Одоакра? Къ такому вопросу приводять даже извъстные факты изъ жизик знаменитаго готскаго короля. Діятельность его характеристически отличается отъ діятельности другихъ германскихъ начальниковъ. Всъ они были по преимуществу вонны: его военные подвиги оканчиваются взятіемъ Равенны. Въ остальные тридцать - три года своей живни, Теодерихъ не ходилъ болве на войну и, повидимому, исключительно быль занять дълами внутренняго управленія. Такой переходъ молодаго и счастливаго вождя отъ жизни въ станъ, отъ боевыхъ трудовъ къ сухимъ административнымъ заботамъ страненъ, почти неестественъ. Замътимъ, что между близкими къ Теодериху людьми мало, или, лучше сказать, вовсе нътъ Готовъ. Либерій, оба Кассіодора (отепъ и сынъ), Симмахъ, Боэдій занимають высшія должности въ государствъ и составляють совъть короля. Исключение Римлянъ изъ военной службы, предоставленной однимъ Германцамъ, не могло быть допущено безъ значительныхъ ограниченій. Доказательства можно найти у Кассіодора (Var. 1, ер. 17 и 40). Наконецъ, запрещеніе Итальяндамъ носить оружіе, воспоследовавшее после страшнаго разрыва Теодериха съ римскою партіей, показываеть, что до-техъ-поръ они пользовались этимъ правомъ наравиъ съ Готами. Еще поразительнъе свидътельствуеть о перевъсъ римскихъ вліяній уравненіе Готовъ съ Итальянцами относительно податей. Теодерихъ едва ли быль съ состояни самъ - собою решиться на такое безпримерное въ исторіи того времени управленіе. Меровинги різшились подражать этой мъръ почти чрезъ цълое стольтіе посль занятія Галліи Франками. А они очень рано стали прилагать у себя римскую систему податей и налоговъ. Во всъхъ бывшихъ областяхъ Западной имперіи мы видимъ постепенное и неотразимое вторжение римскихъ началъ въ государственную жизнь занявшихъ эти области Германцевъ, но нигдъ это явление не совершается такъ

скоро, въ такомъ объемъ, съ такимъ пренебрежениемъ къ привычкамъ новыхъ властителей кран, какъ въ Италів. Сношенія Теодериха съ другими государствами представляють намъ также нёчто странное. Его умная, дальновидная, наслідованная отъ лучшихъ временъ падшей имперіи политика не могла быть плодомъ его собственныхъ соображений. Въ ней является не только великій умъ, но и обширное знаніе. Каждое событіе, происходившее въ Восточной имперіи или за ея преділами-въ разнообразномъ и бурномъ мір'в варваровъ, обращало на себя вниманіе Равенискаго двора, вызывало тотчасъ предосторожности или ръшительныя мъры. Мы вовсе не думаемъ посягать на славу Теодериха, но признаемъ, что образъ его намъ не ясенъ въ исторіи и что въ немъ много загадочнаго, чего нельзя объяснить при пособін сохранившихся источниковъ. Даже народная поэзія, съ такою любовью передающая славныя дъла Дитриха Бернскаго (то есть Веронскаго), сохранила ему таинственныя черты, съ какими онъ является въ исторіи. По однимъ преданіямъ, онъ сынъ ночнаго духа, обладаеть способностью иврыгать огонь, которымъ жжетъ своихъ непріятелей, и вообще находится въ тъсной связи съ враждебными человъку адскими силами; по другимъ, онъ образець христіанскихь доблестей, отмівченный особеннымь характеромь кротости и мягкосердія, какимъ не видимъ ни одного изъ героевъ нёмецкаго эпоса, за исключеніемъ Рюдигера Бехеларискаго. На немъ очевидно вліяніе той земли, по которой нельзя было пройти варвару, не поникнувъ главою предъ ея поучительными, даже для него, развалинами. Какъ ни глубоко проникъ датинизмъ въ Испаніи и Галлів, но эти области не въ состояній были дать Германцу того понятія о красоть древней пивилизаціи, какимъ исполняла его Италія.

Г. Кудрявцевъ справедливо замъчаетъ, что въ борьбъ между Теодерихомъ и Одоакромъ, отъ ръшенія которой зависьла судьба Италіи, последняя не принимаеть никакого видимаго участія и равнодушно переходить отъ одного господина иъ другому. Явленіе это объясняется, впрочемъ, очень просто. Ни Одоакръ, ни Теодерихъ не были завоевателями края въ обыкновенномъ смыслъ этого слова. Перевороть 476 года совершился не вследствіе нашествія варваровь извить, а вследствіе возстанія германскихъ дружинъ, состоявшихъ въ служов Западной Имперіи. Паденіе этой имперіи имъеть неоспоримо-великое значеніе; имъ окончательно замыкается древняя исторія, съ него начинается переходное время Среднихъ въковъ; но на самомъ театръ событія, въ самой Италіи, оно менье обнаружило вліянія н менъе было замъчено, чъмъ пришествіе Вестготовъ или Франковъ въ Галлію. Низложеніе Августула не изумило умовъ, привыкшихъ видіть власть въ рукахъ германскихъ вождей, темъ более, что идея имперіи не погибала н нашла себъ готоваго представителя въ Константинополъ, гдъ продолжалъ царствовать преемникъ Константина Великаго. Одоакру не приходило въ голову присвоить себъ "вмъсть съ властію" титулъ, недоступный для честолюбія варваровъ. На іерархической л'єстниц'є тогдашнихъ властей онъ не только не думаль стать на одну ступень съ восточнымъ императоромъ, но даже считалъ себя его слугою. У Малка (стр. 93) находится любонытное извъстіе о посольствъ, которое отправиль сверженный уже Августуль къ цареградскому императору Зенону. Признавая, что для всъхъ областей имперіи достаточно одной главы, Августуль просиль Зенона назначить его намъстникомъ, а Одоакра — патриціемъ въ Италіи. Цъль и смыслъ этого посольства разгадать не трудно. Оно было отправлено Одоакромъ для опредъленія его отношеній къ восточному императору. Новый властитель Италіи просиль у него имперской должности, чтобъ скръпить ею свое непрочное право на покорность Итальянцевъ. Слъдовательно, центръ государственной жизни быль перенесенъ въ другое мъсто, но главная идея и учрежденія остались тъ же. Одоакръ не предприняль никакихъ перемънъ въ найденныхъ имъ формахъ римскаго суда и управленія. Ощутительные могло отозваться владычество германскаго вождя на судьбъ отдъльныхъ лицъ и на отношеніяхъ собственности. Но и въ этой сферъ особенно-благопріятныя обстоятельства значительно смягчили для Итальянцевъ переходъ подъ новую власть.

Изъ книги г. Кудрявцева видно, что ему хорошо извъстны изслъдованія Гаупа о германскихъ поселеніяхъ на римской почвъ. Къ сожальнію, онь не вполнъ воспользовался 16 и 29 главами этого сочиненія, въ которыхъ изложены существовавшія въ Римской имперіи съ конца IV стольтія узаконенія о военномъ постої и вліяніе, обнаруженное этими узаконеніями на судьбу занятыхъ впоследствін Германцами провинцій. Желая устранить неудобства и затрудненія по этому предмету, императоры Аркадій и Гонорій закономъ 398 года установили, что всякій несвободный отъ постоя домъ долженъ быть разделенъ на три части. Хозяннъ имелъ право на выборъ первой части, вторую выбираль военный постоялець, третья оставалась за хозяиномъ. Законъ не говоритъ, кому изъ двухъ предоставлено было дълить домъ на участки, но опредъляетъ особенными выраженіями права и обязанности каждаго: на сторонъ воина hospitale jus, на хозяннъ лежитъ hospitalitatis munus. Взаимное ихъ отношеніе называется hospitalitas. Армія давно уже перестала набираться изъ туземнаго народонаселенія. Она состояла преимущественно изъ германскихъ наемныхъ дружинъ, понемногу свыкавшихся съ формами римскаго быта, особенно вследствіе вышеприведенныхь законовь о военномь постов. Hospitalitas служила связью между варваромъ и уступавшимъ ему треть своего дома Римляниномъ. Последній, превосходствомъ своей образованности и своихъ привычекъ, не могъ не имъть вліянія на перваго. Таково было положеніе Одоакровыхъ дружинъ въ Италіи въ эпоху, когда наступиль конецъ призрачному существованію Западной имперіи. Наслідникъ Ромула Августула отдаль своимъ дружинникамъ треть римскихъ земель, то-есть предоставилъ имъ въ собственность тотъ участокъ дома, которымъ они пользовались въ качествъ постояльцевъ, и велълъ приписать къ этому участку треть всъхъ земель, принадлежавшихъ бывшему хозяину, освобожденному, въ замънъ этой уступки, отъ прежнихъ повинеостей для продовольствія армін. Эта сділка, которой выгода для Германцевъ не требуетъ доказательствъ, не произвела, следовательно, особенной перемъны въ состояніи бывшихъ римскихъ подданныхъ.

Прибавивъ къ этому дешевизну земель въ Италіи — необходимое слѣдствіе уменьшившагося народонаселенія и постоянной тревоги, въ какой находились уцѣлѣвшіе жители — мы увидимъ, что раздѣлъ имуществъ не быль такъ разорителенъ для Итальянцевъ, какъ съ виду кажется. Въ самыхъ лучшихъ частяхъ Апеннинскаго полуострова лежали огромныя пустоши. Слѣдовательно, дѣятельному Итальянцу не трудно было вознаградить себя за выдѣленную у него треть земли, тѣмъ болѣе, что правленіе Одоакра, сколько извѣстно изъ дошедшихъ до насъ свѣдѣній, было вообще благотворно для истощеннаго края.

Одоакръ, какъ сказано выше, считалъ необходимымъ, для прочности своей власти, признаніе ея со стороны восточнаго императора. Оть даже не приняль королевскаго титула (хотя въ источникахъ онъ называется гех), который носили другіе германскіе начальники, овладівшіе отдільными римскими провинціями, и не чеканиль собственной монеты; по крайней м'вр'в до-сихъ-поръ не найдено ни одной монеты съ его изображениемъ. Но такое, можеть быть, невольное смиреніе предъ идеею имперіи не спасло его отъ нашествія Остготовъ. Разсказъ Іорнанда о причинакъ этого похода не сходенъ съ извъстіями, которыя находятся у Проконія; противоръчіе этихъ лътописцевъ не мъщаетъ, однако, понять, въ чемъ заключалось дъло. Остготы находились тогда въ службъ Восточной Имперіи. Зенонъ смотрълъ недов'врчиво на ихъ молодаго и честолюбиваго вождя, который, въ свою очередь, тяготился своимъ служебнымъ отношеніемъ. Его манили недавніе примъры Хлодвига и Одоакра. Неизвъстно, чъмъ именно навлекъ на себя Одоакръ гиввъ императора, но Зенонъ воспользовался случаемъ для достиженія двоякой ціли и предложиль Теодериху наказать непокорнаго патриція. Понятно, съ какою радостью принялъ вождь Остготовъ это порученіе: его желанія на этоть разъ совпадали съ видами Зенона. Для полнаго уразумънія остготскаго періода итальянской исторіи не должно забывать, что Теодерихъ пришелъ въ будущее свое королевство имперсыниъ полководцемъ, а не самостоятельнымъ государемъ. Паденіе Одоакра было, разумъется, весьма чувствительно для его дружинъ, но отнюдь не для Итальянцевъ, которыхъ положение осталось совершенно то же. Теодерихъ держался тъхъ самыхъ правилъ, которыя мы замътили у его предшественника. Онъ роздалъ своимъ Готамъ трети, отнятыя у Одоакровыхъ Германцевъ, и на условіяхъ, еще болье выгодныхъ для туземнаго населенія, ибо Готы платили наравив съ другими налоги, отъ которыхъ, кажется, были освобождены воины Одоакра. При новомъ распредвленіи третей, предпринятомъ по приказанію Теодериха, главную роль игралъ Римлянинъ Либерій, человъкъ, пользовавинися общимъ уважениемъ, "соединивний (по словамъ Кассіодора) сердца и владенія обоихъ народовъ (Var. 11, 16). Есть другія свидетельства, показывающія, что Итальянцы ничего не потеряли, или по крайней мъръ потеряли весьма мало, вслъдствіе пришествія Остготовъ. Византієць Прокопій говорить, что Теодерихь, занявь Италію, не нанесь никакого никому вреда: "только Готы раздълили между собою часть полей, уступленную Одоакромъ своимъ приверженцамъ" (De bello Gotlico I, I). Эннодій, епископъ города Павіи, въ письмів къ названному нами выше Либерію говореть, что "онъ снабдиль многочисленныя толны Готовъ общирными землями незаметнымъ для Римлянъ образомъ, безъ всякаго ущерба для покореннаго племени" (et nulla senserunt damna superati. Ennod. Ep. IX, 23). Такъ какъ число Готовъ, пришедшихъ съ Теодерихомъ, по всей въроятности, превышало число побъжденныхъ ими Геруловъ и другихъ Германцевъ, то можно предположить, что они заселели, сверхъ отведенныхъ имъ, на основаніи Римских законовь о военномъ постов, третей, тв огромныя пустоши, которыми была такъ богата тогдашняя Италія. Умъренности, показанной въ этомъ случав Теодерихомъ, недьзя объяснить его личнымъ характеромъ: онъ действоваль въ римскомъ духе, какъ римскій сановникъ, чему легко найти доказательства, не вдаваясь въ такія крайности, какъ Глёдень (von Glöden, Das Röm. Recht im Ostgoth. Reiche), отрицающій въ сущности самостоятельность Остготскаго государства. Въ сношеніяхъ свонхъ съ Восточною Имперіей Теодерихъ является настоящимъ государемъ, что ясно вядно изъ словъ Прокопія (І, 1) и вообще изъ всей исторіи той эпохи. Но въ дълахъ внутренняго управленія Теодерихъ не отступаль отъ римскихъ преданій, и его царствованіе въ Италіи составляеть, можно сказать, продолжение римскаго періода, а не начало новаго времени. Отличіе Остготскаго королевства отъ другихъ, основанныхъ варварами на имперской ночвъ, заключается именно въ томъ, что Теодерихъ, при самомъ началь своего правленія, сталь выше исключительно національнаго направленія и ималь вь виду цальное государство, а не народь готскій. Это отличіе замітиль еще Монтескьё и выразиль его слідующимь образомь: "Я покажу когда-нибудь въ особенномъ сочинении, что Остготская Монархія совершенно отличалась отъ другихъ монархій, основанныхъ въ то же время варварами, и что не только нельзя сказать, что такая-то вещь была въ употребленіи у Франковъ, потому-что мы находимъ ее у Остготовъ, но наоборотъ, есть справедливыя причины думать, что дълавшееся у Остготовъ не могло дълаться у Франковъ" (Духъ Законовъ, кн. ХХХ, 12). Великій писатель, къ сожальнію, не исполниль своего намеренія, но мысль его боле и боле подтверждается новыми изследованіями. Въ этомъ отношеніи для исторіи все равно, самъ ли Теодерихъ прищель къ убъжденіямъ, выразившимся въ его политической системъ, или они были ему подсказаны и внушены окружавшими его лицами.

Мы нарочно указали на нѣкоторыя подробности, опущенныя г. Кудрявцевымъ, потому - что онъ также относитъ остготскій періодъ къ проходившему, а не къ зачинавшемуся порядку вещей. Впрочемъ, авторъ "Судебъ Италіи" превосходно опредѣлилъ историческій подвигъ Теодериха и характеръ аріанства. "Дѣло Теодериха очевидно клонилось къ тому, чтобы изъ него выработалось наконецъ возобновленное римское государство съ римскимъ правомъ и римскими учрежденіями, можетъ быть не безъ нѣкоторой примѣси готскихъ понятій и обычаевъ, но съ рѣшительнымъ преобладаніемъ стараго римскаго начала. Но для того ли происходила вся эта многотрудная работа вѣковъ, работа разложенія и новаго созиданія, чтобы на старомъ базисѣ

мы снова увидели и старое зданіе, переложенное въ томъ же стиль и съ твии же недостатками? Не къ такимъ убогимъ цвлямъ направлялись историческія судьбы новой Италіи. Еще цълый рядъ новыхъ завоеваній, одно другое смітняющих в угрожаль ей впереди: какь бы вы возмездіе за старую политику Рима, которая, не зная усталости, переносила власть свою отъ одного народа на другой, Италіи тоже суждено было впродолженіе очень длиннаго періода переходить изъ одн'вкъ рукъ въ другія. Но среди самаго плъна, изъ противодъйствія враждебнымъ элементамъ, зараждались уже индивидуальныя черты новой Италіи, возникали и новые интересы, которые вовсе не существовали для древняго Рима. Какъ ни благородны были намъренія Теодериха, какъ ни постоянень быль онъ въ преследованіи своихъ цълей, -- зданіе имъ сооружаемое не носило въ себъ никакого залога прочности: онъ преследовалъ мечту, которая не могла осуществиться. Все благодущіе Готовъ, съ которымъ они, повидимому по крайней мізрів, полчинялись видамъ своего короля, вся безответность Римлянъ, которые должны были принять съ благодарностью новый порядокъ вещей, ни къ чему не служили тамъ, гдъ между двумя народами проходило глубокое внутреннее раздъленіе. Отнюдь не всъ вопросы ръшались на политической арепъ: наоборотъ, сознаніе политическое подчинялось во многихъ случаяхъ сознанію религіозному. Это было необходимое следствіе того великаго переворота, который незадолго передъ тъмъ совершился въ человъческомъ сознаніи вообще. Мысль религіозная составляла въ то время высшій интересъ человізчества, покрывавшій собою всь другіе: она соединяла людей разноплеменныхъ, разделяла кровныхъ. Напрасны были все усилія короля Готовъ соединить Римлянъ и Готовъ политически: они сощлись уже раздъленные своими религіозными убъжденіями. Готы были аріане, Римляне — католики" (стр. 34-36).

Усилія Теодериха слить Готовъ и Римлянъ въ одинъ народъ оказались безполезными. Замізчательный эдикть, или, лучше сказать, эдикты 500 года остались памятникомъ этихъ неудачныхъ стремленій. Интересы государственные должны были уступить место религіознымь. Здесь надобно заметить. что православное духовенство, которому, въ эпоху распаденія имперіи, досталось трудное и славное посредничество между туземнымъ населеніемъ и варварами, не противилось основанію Германской Монархіи. Превосходя образованіемъ и умственною д'ятельностью всё другіе классы римскаго общества, оно глубоко понимало невозможность спасти ветхую имперію и смотрѣло на нашествіе варваровъ, какъ на неизбіжный выводъ предыдущей исторіи. Эти событія являлись ему заслуженною казнью за гръхи язычества, еще не совсемъ умершаго въ государстве Константина и Осодосія. Но, склоняясь предъ мірскою властью германскихь вождей, православные епископы считали себя по праву духовными вождями своей паствы и не только отделяли вопросъ политическій отъ религіознаго, но даже подчиняли первый второму. Пока на Византійскомъ престоль сидьль защитникъ ересей Анастасій, Теодерихъ царствоваль спокойно; но, когда Анастасія смениль благочестивый Юстинъ, обстоятельства перемънились. Между Римомъ и Цареградомъ тотчасъ начались спошенія, къ которымъ не могъ быть равнодушенъ остготскій король. Дівло шло о судьбів его династін, его народа. Трудно сказать, какое участіе принималь въ этихъ отношеніяхъ римскій сенать, который имівль причины дорожить Теодерихомъ. Римскую партію могла тревожить только невізрная будущность при преемникахъ короля, уже приближавшагося къ старости. Какъ бы то ни было, обвинительные акты, на основаніи которыхъ были приговорены къ смерти Альбинъ, Боэцій и Симмахъ, не дошли до насъ, и мы не въ правіз произнести окончательный приговоръ надъ Теодерихомъ. Г. Кудрявцевъ отступилъ въ этомъ случать отъ своей привычки—самостоятельнаго изслівдованія и повториль обвиненія, истину которыхъ доказать невозможно. Кассіодоръ быль также преданъ Италіи, но онъ сохраниль даже по смерти Теодериха свое положеніе и вліяніе въ государствъ Остготовъ.

Зло, съ которымъ началъ борьбу Теодерихъ въ последніе годы своего царствованія, выступило вполить наружу только при его преемникть. Разнородные элементы стали каждый порознь и отреклись отъ неестественнаго союза. Этотъ разрывъ отозвался даже во дворцѣ остготскихъ королей: дочь Теодериха, правительница Амалазунта, стала во главъ римской партіи. Готы окружели малольтняго короля Аталариха и старались устранить оть него римское вліяніе. Оне надъялись воспитать въ немъ чисто германскаго вождя, представителя интересовъ племени, которому казалась недостаточною доля богатства и власти, данная ему Теодерихомъ въ занятой съ боя земль. Результаты этого спора извъстны. Мы не последуемъ за г. Кудрявцевымъ въ изложеніи последнихь судебь Остготского Государства, но позволимь себе сдълать несколько замечаній на этоть отдель его изследованія. Говоря о возраставшей ненависти между Готами и Итальянцами, авторъ долженъ бы быль упомянуть объ удаленія Кассіодора отъ дівль въ 538 году. Это важно не для біографіи Кассіодора, а потому, что показываеть окончательный перевъсъ германскаго начала надъ римскимъ. Либерій, о которомъ было сказано выше, върный слуга Теодериха, не только послъдоваль примъру Кассіодора, но является во время войны въ числів полководцевъ Юстиніана. Готы быотся один и знають, что дело идеть о ихъ конечномъ истребленіи. Отсюда жестокій характеръ борьбы.

Юстиніанъ одольть, благодаря искусству своихъ полководцевъ и трудностямъ, съ которыми Готы должны были бороться среди населенія, имъ враждебнаго, смотръвшаго на составленныя изъ такихъ же или болье грубыхъ, чёмъ Готы, варваровъ войска имперіи, какъ на своихъ избавителей. Италія снова вошла въ число имперскихъ областей, —но какая Италія? Отъ съверныхъ границъ до Мессинскаго пролива прошелъ мечъ - истребитель. Около двъиадпати лътъ продолжалась ожесточенная война, которую вели, какъ сказано, ополченія равно чуждыя Италіи. Съ объихъ сторонъ стояли варвары, не щадившіе прекраснаго, преданнаго ихъ произволу края. Города безпрестанно переходили изъ рукъ въ руки и при каждой перемъй терпъли новыя бъдствія. При взятіи Рима Тотилою въ 546 году, въ въчномъ городъ, по словамъ Прокопія, оставалось не болье 500 человъкъ жителей, изъ низшихъ сословій; остальные разбъжались или умерли съ голода (De bel. Goth.

III. 20). Въ одномъ Пиценумѣ (то-есть маркѣ Анконской) убыль населенія въ четвертый годъ войны ужь достигла до 50 человѣкъ. По смерти послѣдняго готскаго короля Тейя, ворвались въ несчастную Италію дружины хищныхъ Франковъ и Аллеманновъ и прошли отъ сѣвернаго до южнаго вонца вдоль берсговъ Адріатическаго и Тирренскаго морей, разоряя и губя все уцѣлѣвшее отъ прежнихъ разореній. Къ бѣдствіямъ войны присоединилась моровая язва, почти не прекращавшаяся въ продолженіе многихъ лѣтъ. Если принять въ основаніе вычисленіе Прокопія, очевидно преувеличенное, то въ Италіи не могло остаться жителей, какъ справедливо замѣчаетъ Гиббонъ (гл. 48). Но, оставляя въ сторонѣ эти преувеличенія, можно составить себѣ понятіе объ упадкѣ населенія, испытаннаго такими несчастіями.

Въ 554 году Юстиніанъ издалъ прагматическую санкцію, которою ввелъ въ Италіи постановленія, состоявшіяся въ Восточной Имперіи съ 476 года. Очевидно, что ожиданія партіи, столь ревностно помогавшей Юстиніану противъ Остготовъ, не сбылись, что она считала себя въ правѣ жаловаться на обманутыя надежды. "Ужь лучше бы намъ повиноваться Готамъ, чѣмъ Грекамъ", говорили римскіе послы Юстиніану ІІ и грозили добровольнымъ призваніемъ новыхъ варваровъ. Но въ Италіи было, однако, сословіе, которое смотрѣло на побѣды Велизарія и Нарцесса, какъ на свои собственныя, и могло оказать сильное содѣйствіе Византійскому правительству въ его отношеніяхъ къ отнятому у Готовъ краю.

"Католическое духовенство (говорить г. Кудрявцевъ) питало особенновраждебное чувство къ готскому аріанизму и всего болье содъйствовало къ тому, чтобы теснее связать виды Италіи съ интересами имперіи. Выгоды, которыя оно пріобр'втало всл'ядствіе изм'яненнаго порядка вещей, носили на себъ также чисто-политическій характеръ. Уступая силь обстоятельствъ и духу времени, имперія вообще въ последнее время должна была предоставить духовенству, епископамъ въ особенности, гораздо больше дъйствительнаго вліянія на м'ястное, всего бол'я городовое управленіе, нежели сколько это могло лежать въ ея видахъ. Почетное сословіе городскихъ владівльцевь, куріаловъ, изгибало, теряло всякій въсъ и значеніе; новая духовная аристократія становилась на его м'істо, все болье и болье выдвигаясь впередъ своимъ высокимъ харавтеромъ, своимъ вліяніемъ на дізла. Правительство только узаконивало то, что уже вошло въ порядокъ вещей. Уступки, дълаемыя новеллами епископскому авторитету, почти заставляють забывать, что дело идеть объ отношеніяхъ внутри самой имперіи. Не довольно того, что вь городъ епископъ управляль выборомъ столько важныхъ городскихъ чиновниковъ, какъ defensor и pater civitatis (quinquennalis): ему еще предоставлялось право надзора за ними во все время ихъ общественной дъятельности; онъ наблюдаль за употребленіемъ городскихъ доходовъ, и отъ техъ, которые распоряжались ими, могь требовать себъ ежегоднаго отчета. Но законное вліяніе и контроль епископовъ простирались еще даліве: оть нихъ же главнымъ образомъ зависъли выборы тъхъ гражданскихъ начальниковъ, которые, подъ именемъ судей, judices, поставлялись надъ цълою областью. Наконецъ, епископъ уполномочивался, по своему усмотренію, вмешиваться

въ самыя отправленія служебныхъ обязанностей, которыя лежали на этихъ областныхъ судьяхъ, заступать иногда ихъ мёсто и въ важныхъ случаяхъ представлять на нихъ жалобы самому императору. Не забудемъ притомъ, что епископъ, какъ духовный пастырь, им'влъ еще право общаго надзора за нравами, право, котораго нисколько не думало оспоривать у него гражданское законодательство.

"Съ такимъ духовнымъ и гражданскимъ полномочіемъ, какого высокаго политическаго зпаченія не могло об'вщать себ'в католическое духовенство въ Италіи? Въ Рим'в особенно, гд'в глава его былъ главнымъ двигателемъ политическихъ интересовъ, гд'в, наконецъ, въ его рукахъ сосредоточивалось все управленіе обширными патримоніями римской церкви и все вліяніе, необходимо соединенное съ этимъ управленіемъ?"

Въ самомъ дѣлѣ, значеніе Римскаго епископа выросло впродолженіе остготскаго періода до огромныхъ, хотя не опредѣленныхъ современниками размѣровъ. Юстиніанъ не понялъ этого явленія. Свидѣтельствомъ служитъ, съ одной стороны, дѣло папы Вигилія, прекрасно объясненное г. Кудрявцевымъ, съ другой—назначеніе Равенны мѣстомъ пребыванія экзарху. Мы помажемъ во второй статьѣ, какъ отозвались эти ошибки въ теченіе двухъ слѣдующихъ вѣковъ итальянской исторіи.

## Статья вторая \*).

Въ первой статъв мы показали, какъ мало выиграла Италія при обмень остготскаго владычества на Византійское. Надобно, впрочемъ, согласиться, что завоеванія Нарцесса также ничего не прибавили къ дъйствительнымъ силамъ имперів. Бъдная народонаселеніемъ, разоренная войною, Италія не только не могла давать ни людей, ни денегь, но еще требовала значительныхъ издержевъ отъ Константинопольскаго правительства. Изгнаніе Остготовъ изъ Италіи было важно для Юстиніана, который, думая о возстановленін имперіи въ прежнихъ предвлахъ, успъль овладеть Африкою в частью приморскихъ городовъ Испаніи. Но посл'ядующіе императоры, въ виду изм'янившихся обстоятельствъ и увеличившихся трудностей своего положенія, должны были отказаться отъ великаго плана ихъ предшественника. Занятые другими, ближайшими заботами, они не могли въ такой степени, какъ Юстиніанъ, дорожить своими владъніями на Апеннинскомъ полуостровів, особенно, когда владенія эти подверглись нападенію новаго врага, борьба съ которымъ потребовала обременительныхъ для имперіи усилій. "Силы варварскаго міра были неистощимы (говорить нашь авторь). Готы были лишь передовой его народъ, которому судьба назначила незавидную роль-первому вступить целою массою на старую римскую почву, чтобъ тамъ найти себе преждевременную могилу. Самое это истребление Готовъ открывало пустоту въ передовыхъ рядахъ варварскихъ народовъ и приглашало техъ, которые следовали за ними въ ближайшемъ разстояніи, занять ихъ упразднившіяся

<sup>\*)</sup> Напечатана въ "Отечеств. Записк.", 1851 г., т. LXXVI, № 6.

мъста. Всего менъе должно представлять варварскіе народы изолированными, разъединенными одинъ отъ другаго. Даже когда одному изъ нихъ удавалось завоеваніе на римской почвъ, онъ не переставаль быть въ частыхъ сношенняхъ съ другими своими соотечественниками, даже съ тъми, которые още лежали въ глубинъ Германіи. Дитрихъ, или Теодерихъ—было народное имя не у однихъ только Готовъ: его славили и другіе германскіе народы, къ нему слали посольства Гепиды, Лангобарды, Аллеманы; его дружбы, его покровительства занскивали многіе германскіе шефы. Все, что дълалось внутри предъловъ готскаго владычества, передавалось потомъ молвою въ отдаленные края Германіи. Паденіе Готовъ, народа столько доблестнаго, должно было произвести тяжелое впечатльніе на многихъ; но оно же должно было осмълить ближайшихъ ихъ сосъдей на новое нападеніе на Италію. Римская земля была въ глазахъ варваровъ родъ общаго наслъдства, которое преемственно переходило оть одного изъ нихъ къ другому".

Новые Германскіе пришельны, посьтившіе Италію чрезь 16-ть льтъ посль паденія Остготскаго Государства, были Лангобарды. Г. Кудрявцевъ налагаеть вкратцъ судьбы этого народа до Альбонна; но намъ кажется, что онъ недостаточно одъниль характеръ лътописца, которому мы обязаны главными свъдъніями о Лангобардахъ. Сочиненіе Павла Діакона, сына Варнефридова, принадлежить къ числу самыхъ любопытныхъ памятниковъ средневъковой литературы не потому только, что содержить въ себъ богатый запасъ поэтическихъ преданій и разсказовъ, заимствованныхъ лѣтописцемъ прямо изъ усть народа. Оно отличается существенно оть однородныхъ твореній Грвгорія Турскаго и Беды Достопочтеннаго. У обоихъ последнихъ церковь стоитъ на первомъ планъ, что видно изъ самаго заглавія ихъ сочиненій. Въ "Historia ecclesiastica Francorum" и въ "Historia ecclesiastica gentis Anglorum" равно господствуеть религіозное возэрівніе, и всів прочія событія служать какъ-бы подножіемъ одному великому явленію, именно распространенію и укрѣпленію христіанства между Франками и Англо-Саксами. Въ личномъ благочестів Павла Діакона неть ни малейшаго повода сомневаться; однако летопись его не безъ причины носитъ простое названіе: De gestis Longobardorum. Изъ нея не неключены факты церковной исторіи; напротивъ, авторъ излагаеть ихъ съ очевидною върою и благоговъніемъ, но не даеть имъ того господствующаго надъ остальными сторонами народной жизни значенія, какое видимъ у Григорія Турскаго и у Беды. Лангобардскому историку нельзя было разсматривать судьбу своего племени съ той же точки, съ какой смотръли на свое прошедшее Франкъ или Англо-Саксъ. Будучи монахомъ въ Монтекассино, Павелъ носилъ въ сердцъ своемъ скорбь патріота и не могъ забыть участія, принятаго римскимъ дворомъ въ паденіи Лангобардскаго Государства. Онъ понималъ, что отношение западной церкви къ его отечеству было не такое, какъ въ Галліи или Британніи. Вообще надобно сказать, что трудъ Варнефридова сына не быль еще подвержень надлежащей критикъ. Давно объщанныя изслъдованія Бетмана до сихъ поръ не изданы. Краткое извлеченіе изъ этихъ изслідованій, поміщенное въ IV томів "Собранія Літтописей", которыя, подъ особеннымъ покровительствомъ прусскаго короля,

выходять теперь въ нъмецкомъ переводъ (Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit in deutscher Bearbeitung), ускользнуло, повидимому, отъ вниманія ученаго автора разбираемой нами книги.

Извъстіе о призваніи Лангобардовъ удаленнымъ отъ должностей Нарцессомъ возникло въ Италіи, подъ вліяніемъ мъстныхъ ненавистей, которыя навлекъ на себя строгій экзархъ. Греческіе историки не говорять ничего объ его измънъ; но народъ сложилъ на него вину своихъ новыхъ бъдствій. Какъ будто Лангобардамъ нужно было особое приглашеніе! Путь въ Италію имъ быль давно знакомъ. Многочисленные наемники изъ этого народа служили въ войскахъ Велизарія и Нарцесса. Въ 552 году Нарцессъ счелъ нужнымъ выслать изъ ввъренныхъ ему областей часть лангобардскихъ наемниковъ за грабежи. Паденіе Теодерихова государства не могло, какъ замътилъ г. Кудрявцевъ, не отозваться далеко за Альпы и должно было возбудить въ тогдашнихъ германскихъ вождяхъ охоту взяться снова за дъло, не удавшееся Одоакру и Теодериху. Альбоинъ не уступалъ имъ въ смълости и предпріимчивости. Въ 568 году Лангобарды пришли въ Италію, а въ 571 государство ихъ уже было готово, по крайней мъръ снаружи; о внутренней организаціи, разумъется, еще не могло быть ръчи.

Третье Германское государство, такимъ образомъ возникшее на итальянской почвъ, не походило на два ему предшествовавшія. Владънія Одоакра и Теодериха занимали не только весь Апеннинскій полуостровъ, но простирались даже далье. Лангобардскія завоеванія шли, постепенно съуживаясь, до Калабріи и Апуліи, опираясь, какъ на широкое основаніе, на равнину средняго По. Здъсь легли главныя массы ихъ народнаго ополченія. По объимъ сторонамъ этой полосы тянулись вдоль морскихъ береговъ области восточнаго императора. Въ Равеннъ жилъ по прежнему его экзархъ. Въ Римъ, Неаполь и другихъ городахъ начальствовали Византійскіе сановники, подчиненные однако власти того же экзарха. Лангобарды, разръзавъ на-двое владънія имперіи, затруднили до крайности сношенія между отдъльными частями и тъмъ ослабили административную и политическую связь этихъ частей. Зато Лангобарды были почти на всёхъ пунктахъ отрёзаны отъ моря, которое осталось за Византійцами. Эти географическія условія, важность которыхъ легко усмотръть при бъгломъ взглядъ на карту Италіи, прекрасно раскрыты нашимъ авторомъ на стр. 121-124 его сочиненія. Скорая смерть первыхъ вождей лангобардскихъ, Албоина и Клефа, и послъдовавшее затыть владычество тридцати-пяти герцоговъ помышало завоевателямъ полуострова овладеть имъ вполнъ. Отсюда развивается целый рядъ фактовъ, опредълившихъ не одну политическую судьбу Италіи, но и самый нравственный характерь ея населенія.

Албоинъ привелъ съ собою не народъ, а собранную изъ разныхъ племенъ рать. Кромъ Лангобардовъ, составлявшихъ большинство, за нимъ шли Саксы, Гепиды, Булгары, Сарматы и т. д. Этихъ дружинъ нельзя сравнивать ни съ Германцами Одоакра, которые еще до 476 года стояли постоемъ въ Италіи, ни съ Остготами, которые также находились въ имперской службъ и имъли время познакомиться съ обычаями образованнаго міра. Ланго-

Digitized by Google

барды явились прямо изъ степей Венгріи не только завоевателями въ обыкновенномъ смыслѣ слова, но завоевателями грубыми и жестокими, настоящими варварами. На нихъ еще лежала вся дикость первобытныхъ германскихъ нравовъ, и они дали ее сильно почувствовать несчастной странѣ, въ которой на два вѣка разбили свой лагерь. Ихъ государство сохранило впродолженіе своего существованія не только военный характеръ, общій ему съ другими государствами, возникшими около того же времени и при сходныхъ условіяхъ, но и враждебное отношеніе къ побѣжденнымъ, какое едвали найдемъ гдѣ-либо, кромѣ развѣ вандальской Африки. Презрѣніе Лангобардовъ къ римскому племени пережило даже ихъ собственную политическую независимость. Доказательствомъ могутъ служить слова, сказанныя посломъ Оттона Великаго, Кремонскимъ епископомъ Ліутпрандомъ, цареградскому императору Никифору Фокѣ: "Лангобарды, и вообще Германцы, въ минуту гнѣва, не иначе поносятъ враговъ своихъ, какъ оскорбительнымъ именемъ Римлянъ" (Legatio, 12).

Причинъ къ взаимной ненависти между побъдителями и побъжденными было, впрочемъ, довольно. Мы знаемъ, какое вліяніе имъль аріанизмъ на судьбу Остготовъ. Терпимость Теодериха, его высокое уважение къ римскимъ формамъ и идеямъ не примирили съ нимъ его католическихъ подданныхъ. Ересь лежала роковою чертою между Готами и Итальянцами и дълала невозможнымъ ихъ сліяніе въ новую національность, о которой мечталь Одоакровъ побъдитель. Лангобарды и ихъ союзники пришли въ Италію частію аріанами, частію язычниками. Но во главт ихъ не было Теодериха, и въ совътъ ихъ начальниковъ не было Кассіодора. Религіознымъ ненавистямъ открылось ісвободное поприще. Г. Кудрявцевъ говорить (стр. 128), что Лангобардовъ нельзя обвинить въ религіозной пропагандъ. Это справедливо. но они убивали инов'врцевъ, не думая о передачъ имъ собственныхъ върованій. Мы приведемь нісколько отдільныхь фактовь, подтверждающихъ сказанное нами. Лангобарды умертвили сорокъ поселянъ, отказавшихся ъсть посвященное идоламъ мясо (Greg. Dial., cap. 27). Такой же участи подверглись многочисленные пленники, не хотевшіе поклониться какой-то козьей голов'ь (id., cap. 28). Православные жители Бресчіи должны были скрываться въ лъсахъ отъ гоненій, поднятыхъ на нихъ аріанами (Vita St. Honorii. Bolland. 24 апръля). Чрезъ семь лъть по прибыти своемъ въ Италію, Лангобарды еще разоряли церкви и предавали смерти священниковъ, по словамъ Павла Діакона. Замъчательно, что у нихъ почти вовсе нътъ легендъ и другихъ сказаній о житіи св. мужей и мучениковъ, которыхъ такъ много находимъ у другихъ народовъ, поселившихся на римской почвъ. О Вандалахъ, разумъется, здъсь не можетъ быть ръчи. Св. Барбацій Беневентскій стоять одиноко между своими соплеменниками; но должно прибавить, что его слава распространилась уже послѣ паденія Лангобардскаго Королевства. Д'ятельность св. Барбація принадлежить второй половинъ VII въка. Изъ житія его видно, что языческіе обряды тогда еще не вышли изъ употребленія у Лангобардовъ, хотя цівлое столітіе прошло съ переселенія ихъ въ Италію, и большинство народа уже обратилось къ католицизму.

Особенно жестокое гоненіе на знатныхъ и богатыхъ Римлянъ началось, повидимому, при преемникъ Албоина, Клефъ. Многіе изъ нихъ были убиты, многіе принуждены искать спасенія въ бізгствіз (Paul. Diac. II. 31). Но у Павла находимъ еще два болъе важныя свидътельства объ участи, постигшей населеніе областей, занятыхъ его соотечественниками въ первую эпоху завоеванія. Приводимь эти м'єста, отъ различнаго пониманія которыхъ произошли два совершенно различныя воззрѣнія на положеніе Итальянцевъ въ Лангобардскомъ королевствъ. "Въ то время (подъ владычествомъ герцоговъ) многіе благородные Римляне погибли отъ корыстолюбія (побъдителей); прочіе же были такъ распредълены между врагами (hostes, но, по нъкоторымъ рукописямъ, hospites-постояльцы), что сделались ихъ данниками и стали платить Лангобардамъ третью часть своихъ произведеній" (II, 32). По возстановленіи королевской власти, при Автари, сынъ Клефа, герцоги уступили королю половину своихъ имъній, "но народъ быль раздівленъ между лангобардскими постояльцами" (populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur: III, 16). Какъ объяснить последнее известие? Повториль ли Павелъ въ неопредъленныхъ выраженіяхъ сказанное имъ выше объ обложенія римской собственности данью въ пользу победителей, или речь идеть о новомъ выдёлё, о конечномъ разореніи прежнихъ владёльцевъ? Почти всё итальянскіе изследователи и между немецкими историками Лео полагають. что свободное туземное населеніе въ лангобардскихъ владѣніяхъ было частію истреблено, частію обращено въ сословіе, лишенное политическихъ правъ. Римской собственности, при такихъ условіяхъ, не могло остаться и следовъ. Савиньи защищаетъ противоположное миеніе. Онъ утверждаетъ, что Лангобарды довольствовались сборомъ третьей части доходовъ съ оставленныхъ ими туземцамъ имуществъ и обширными пустошами, о которыхъ мы упоминали по поводу остготскаго дълежа земель. Г. Кудрявцевъ сталъ на сторонъ итальянскихъ ученыхъ и принимаетъ всъ результаты системы, развитой ими не безъ патріотическаго преувеличенія и пристрастія. Сказавъ объ обложеніи прежнихъ владъльцевъ данью, которая равнялась трети ихъ доходовъ, онъ объясняетъ, по слъдамъ Капен, второе извъстіе Павла Діакона такимъ образомъ: подълившіеся своими помъстьями съ новымъ королемъ герцоги вознаградили себя на счетъ побъжденнаго племени, потерявшаго при этомъ случаъ половину своей, обремененной налогами, но еще оставшейся за нимъ собственности. Мы не будемъ оспаривать справедливости этого толкованія, темъ более, что у насъ неть никакихъ другихъ свидътельствъ; но позволимъ себъ замътить, что нашъ авторъ слишкомъ скоро и легко рышаетъ вопросъ, едва-ли разрышимый при настоящихъ источникахъ. Ему следовало бы обратить большее внимание на то, что говоритъ Павель Діаконь въ той же главь о дивномь времени короля Автари, "когда въ государствъ Лангобардовъ не было никакихъ насилій и никакихъ казней; никто не принуждалъ другихъ къ незаконнымъ повинностямъ и никто не грабилъ". Трудно допустить такую тишину и такой порядокъ въ странъ, только-что испытавшей огромный, затронувшій всь частные интересы перевороть въ отношении собственности. Самая последовательность, въ которой событія представляются г. Кудрявцеву, неправдоподобна. Намъ кажется гораздо върнъе мысль, высказанная шестьдесять льть тому назадь геніальнымъ Шпитлеромъ (Spittler). По его мивнію, Лангобарды въ первой порв своихъ завоеваній въ Италіи брали какія хотъли земли, такъ какъ они грабили и убивали Римлянъ безъ дальнъйшихъ соображеній, опираясь на одно право недавней побъды. Но когда образовалось, наконецъ, на завоеванной почвъ настоящее государство (слъдовательно, не ранъе Автари), упълъвшіе и сохранившіе часть своего имущества Итальянцы были обложены правильными и постоянными налогами. Что касается до дальныйшаго существованія римской собственности въ лангобардскихъ владеніяхъ, то доказательства, приведенныя Савины въ защиту этого факта, до сихъ поръ не опровергнуты. Чрезъ сто лътъ послъ Албоина, король Гримоальдъ, въ гивът на римскихъ жителей Одердо (въ маркъ Тревизской), разорилъ ихъ городъ и отняль у нихъ ихъ земли (Paul Diacon. V, 28). Если бъ эти провинившіеся предъ Гримоальдомъ Римляне не имъли своей собственности и были только колонами, или вообще податными людьми Лангобардовъ, то наказание пало бы на нихъ лично, а не на домы и поля ихъ. Жестокое обращеніе Лангобардовъ съ побъжденными не подлежить сомнънію; но итальянскіе историки и ихъ последователи зашли слишкомъ далеко, отрицая на всемъ пространствъ лангобардскихъ владъній существованіе свободныхъ, жившихъ въ своихъ домахъ и на своей землъ туземцевъ.

Первый памятникъ лангобардскаго законодательства въ Италіи—эдиктъ короля Ротари, явился въ 643 году, слѣдовательно, черезъ семьдесятъ-два года послѣ смерти Албоина. Такой поздній переходъ отъ обычнаго, возникшаго при совсѣмъ другихъ политическихъ условіяхъ права къ писаннымъ законамъ достаточно обличаетъ государственный бытъ Лангобардовъ. Они сохраняли характеръ дружинъ, старались о расширеніи своихъ владѣній и, довольствуясь совершенною покорностью подвластнаго имъ племени, не заботились о точномъ опредѣленіи юридическихъ отношеній между этимъ племенемъ и собою. Законы короля Ротари подтверждають сказанное нами.

"Ни въ одномъ изъ законодательствъ, изданныхъ Германцами на римской почвъ, не сохранилось оно въ такой чистотъ, какъ въ эдиктъ; нигдъ не потерпъло оно такъ мало отъ соприкосновенія съ римскимъ правомъ. Самое названіе Римлянина встръчается въ эдиктъ только одинъ разъ — говоря точнъе, названіе Римлянки—и то какъ будто лишь для того, чтобъ выразить все презръніе законодателя къ этой униженной національности (Римлянка поставлена ниже рабыни). Здъсь найдете вы узаконеніе этой грубой правственности первоначальнаго германскаго быта, по которой мужъ имъль полное право убить жену за нарушеніе върности, и отецъ свободной женщины — совершить ту же казнь надъ рабомъ, который имълъ бы дерзость вступить въ брачныя отношенія съ его дочерью. Здъсь же найдете узаконенною самую высокую таксу денежнаго штрафа (900 солидовъ), хотя бы за ничтожное оскорбленіе свободной Лангобардки, и рядомъ—самую низкую (3 солида) за побои, нанесенные женщинъ беременной, но несвободной, хотя бы оттого зависъла участь самаго рожденія. Передъ нами, въ немногихъ

примърахъ, вся первоначальная грубость дангобардскихъ нравовъ, вмъстъ съ надменною исключительностью ихъ старыхъ свободныхъ родовъ! Формы суда чисто-германскія. Судебный приговоръ произносится не иначе, какъ на основаніи клятвеннаго показанія 12-ти присяжниковъ, въ числъ которыхъ находится и самъ обвиненный. Въ случав несогласія показаній, хотя бы обвиненный одинъ быль противъ соприсяжниковъ, дъло ръшается Судомъ Божіимъ, обыкновенно судебнымъ поединкомъ. Впрочемъ, полное развитіе этого учрежденія принадлежить уже позднъйшимъ временамъ.

Итакъ, эдикть быль выраженіемъ права исключительно лангобардскаго, въ томъ смыслъ, что въ основание его были положены чисто національные юридическіе обычаи Лангобардовъ. Что еще важитье, это лангобардское право, какъ находимъ его въ эдиктв, должно было иметь силу закона не только для самихъ Лангобардовъ, но и для всъхъ побъжденныхъ жителей, то есть для Римлянь. Въ государствъ Лангобардовъ не было мъста особымъ личнымъ правамъ, вопреки тому, что находимъ почти у всъхъ германскихъ народовъ, поселившихся на римской землъ. Римлянамъ, жившимъ въ лангобардскихъ предвлахъ, не оставалось ничего болве, какъ составить въ лангобардскомъ обществъ особое, полусвободное сословіе "альдіевъ" и пользоваться лангобардскимъ правомъ на основаніи своего новаго состоянія. Только въ городахъ, где Римляне жили вместе съ Лангобардами, но где не было извъстныхъ отношеній, посредствуемыхъ землею, первые пользовались большею свободою, хотя также оставались въ податномъ состояніи. Даже самые варганги, подъ которыми надобно разумъть всъхъ пришельцевъ въ Италію не лангобардскаго происхожденія, также обязаны были жить по лангобардскому закону; если и могло быть сделано какое исключеніе, то лишь за особенныя заслуги и съ особаго дозволенія короля. Такъ на всемъ видна старая лангобардская исключительность, которая никогда не могла ужиться даже съ Саксами. Прошло около ста летъ, а между Лангобардами и Римлянами проходила все та же ръзкая черта. Только тъ Римляне вошли въ составъ лангобардскаго общества, которые были покорены оружіемъ, но и то съ потерею своихъ правъ и вообще съ большими утратами для своей національности" (196-198).

Мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ г. Кудрявцева и его предшественниковъ объ адиктѣ короля Ротари. Это законодательство, возникшее въ виду новыхъ государственныхъ потребностей, какихъ не могло быть у Лангобардовъ до пришествія ихъ въ Италію, содержить въ себѣ опредѣленія юридическаго быта завоевателей и вовсе не касается побѣжденныхъ. Изъ молчанія законодателя, который не счелъ нужнымъ упомянуть о своихъ подданныхъ римскаго происхожденія, можно вывести два заключенія. Первое: у Римлянъ предполагается существованіе собственнаго, предшествующаго завоеванію гражданскаго права, по которому они рѣшаютъ свои частныя дѣла. Тамъ, гдѣ дѣло касается государственныхъ отношеній, имѣетъ силу, разумѣется, только лангобардскій законъ. Второе: у нихъ отнято ихъ собственное право и замѣнено находящимися въ эдиктѣ опредѣленіями. Но въ такомъ случаѣ исконное населеніе лангобардской Италіи или должно

было совершенно слиться съ своими властителями, что невозможно, или войти въ составъ новаго государства низшимъ, податнымъ сословіемъ, съ утратою всъхъ своихъ гражданскихъ преданій. Г. Кудрявцевъ принимаеть, витсть съ Лео, послъднее митніе. Мы привели выше его слова о полусвободномъ классъ альдіевъ, въ которыхъ онъ видить подвластныхъ Лангобардамъ Итальянцевъ. Однако эдиктъ 643 года, унижающій Римлянку предъ рабынею, цънящій позоръ первой въ 12, а второй въ 20 солидовъ, не оказываеть такого презрвнія къ женв или дочери альдія; следовательно, онъ отличаетъ ее отъ Римлянки. Aldius statu liber, libertus cum impositione operorum, говорить старый глоссаторь, котораго приводить Дюканжъ (Ducange) въ словаръ своемъ (I, 175). Нельзя не замътить сходства между состояніемъ альдіевъ и римскимъ колонатомъ, на что, между прочимъ, намекаетъ древнее опредъленіе, которое находится тамъ же у Дюканжа: Aldius qui adhuc servit patrono. Ни въ какомъ случав нельзя допустить, что это сословіе поглотило остатки свободнаго римскаго населенія въ лангобардскихъ владъніяхъ. Въ него вошли, въроятно, только прежије колоны и часть разоренных в завоевателями собственниковъ. Справедливо, что Лангобарды не давали у себя такого простора личнымъ правамъ, какъ другіе Германцы, но они ие исключали ихъ безусловно. Могли же жить варганти, съ разръщенія короля, по собственному закону! Мы думаемъ, что молчаніс Ротари о положении Римлянъ свидътельствуетъ противъ, а не за автора "Судебъ Италіи". Когда прошелъ первый, ознаменованный насиліями всякаго рода періодъ лангобардскаго завоеванія; когда кончились безнаказанные грабежи и убійства, запуганные и выбитые изъ колеи прежняго своего развитія Римляне должны были снова собраться въ отдільное отъ Германпевъ общество. Взаимныя отношенія членовъ этого общества, частныя ихъ сдълки между собою, были напередъ опредълены въковымъ навыкомъ. Лангобарды, которые такъ долго обходились безъ писаннаго права, довольствуясь обычаями старины своей, едвали могли произвести большія перемъны въ сферъ юридическихъ отношеній между Римлянами. Къ тому-же имъ не было никакой надобности входить, или, лучше сказать, спускаться въ эту сферу. Римское общество стояло подъ лангобардскимъ и не смъщивалось съ нимъ. Оно обязано было жертвовать ему частію своего труда и доходовъ, нести разныя повинности, было лишено всякаго политическаго значенія, но отнюдь не утратило всёхъ особенностей своего юридическаго быта. Предъ Лангобардомъ у Римлянина не было своего права, но оно возвращалось ему, когда онъ входилъ въ сношенія съ соплеменными ему лицами. Такой порядокъ вещей сложился естественнымъ образомъ до Ротари, который потому именно и не означаеть его подробнъе въ эдикть, изданномъ для Лангобардовъ. Впрочемъ, полное изследование этого вопроса невозможно на основаніи одного эдикта 643 года. Г. Кудрявцевъ, Гегель (въ Исторіи городоваго устройства въ Италіи) и еще многіе другіе, рѣзко отдъляя отъ этого намятника законодательство Ліутпранда, какъ позднъйшее и возникшее при измънившихся условіяхъ, произвольно разрывають органическую связь явленій и вносять новыя и ненужныя трудности въ дело, и безъ того запутанное по недостатку ясныхъ свидѣтельствъ. Законы короля Ліутпранда представляютъ несомиѣнныя доказательства, что въ его государствѣ существовалъ классъ людей, жившій по римскому праву. Откуда взялись эти люди? Принимая въ соображеніе, что отъ эдикта Ротари до первыхъ законовъ Ліутпранда прошло не болѣе семидесяти лѣтъ, и допустивъ хотя до половины VII вѣка исключительное употребленіе лангобардскаго права въ отнятыхъ у Восточной Имперіи областяхъ Италіи, мы рѣшительно не найдемъ выхода изъ лабиринта болѣе или менѣе удачныхъ предположеній и догадокъ. Гегель дошелъ до того, что видить въ "Romanus homo", о которомъ говоритъ Ліутпрандово законодательство, переселенца, выходца съ римской земли. По его мнѣнію, туземное населеніе Лангобардскаго Королевства лишилось своего права, которое было снова внесено туда позднѣйшими эмигрантами.

Г. Кудрявцевъ объясняетъ это явленіе иначе, но немногимъ удовлетворительнье: "Мы имвемъ нъкоторое основаніе утверждать (говорить онъ), что во времена Ліутпранда правомъ жить по римскому закону пользовалнсь и туземцы, то есть исконные жители тъхъ странъ, которыя были во владъніи Лангобардовъ... Было время, когда законъ только съ презрѣніемъ упоминаль объ особенныхъ правахъ; но потомъ, когда принужденіе отпало, они болье вышли наружу". И все это совершилось въ теченіе 70 льтъ, безъ всякихъ намъ извъстныхъ побудительныхъ причинъ! Зачъмъ же было не сказать, почему именно и когда отпало принужденіе? Не проще ли допустить, что Римляне жили и при Ротари по собственному, а не по лангобардскому праву, которое касалось ихъ только своими государственными опредъленіями, и что Ліутпрандъ призналъ этотъ фактъ не по новизнъ его, а по возраставшей для государства важности?

Въ тъсной связи съ вопросомъ о правъ, которое было въ употребленіи у покоренныхъ Лангобардами Итальянцевъ, находится другой, не менъе значительный — о городахъ. Изъ предъидущаго можно уже составить себъ приблизительное понятіе о точкъ зрънія, съ какой нашъ авторъ смотрить на этотъ предметъ. Его выводы находятся въ ръзкой противоположности съ извъстною теоріею Савиньи:

"По идет Савины, исторія городской общины въ новой, особенно бывшей лангобардской Италіи сводится большею частью къ исторіи старой римской куріи, въ томъ предположеніи, что она не переставала существовать, именно въ Ломбардіи, до извъстнаго движенія ломбардскихъ городовъ въ XII въкъ: гипотеза, съ перваго взгляда бросающаяся въ глаза своею кажущеюся простотою и естественностію и, повидимому, представляющая легчайшій путь къ разрішенію одной изъ самыхъ трудныхъ историческихъ задачъ. Въ посліднее время, однако, она встрітила себъ сильное противорівчіе даже отъ ніжоторыхъ послідователей самого автора, и весьма основательно. На чемъ, въ самомъ діль, основана гипотеза Савины? Прежде всего—на віроятныхъ соображеніяхъ, чтобы даже не сказать—на однихъ віроятныхъ соображеніяхъ. Утвердившись на нихъ, авторъ старался потомъ прибрать къ своей мысли во всіхъ віжахъ и доказательства историческія. Послѣднія, къ сожалѣнію, оказались гораздо слабѣе самыхъ соображеній; но авторъ уже слишкомъ убѣдился въ *въроятности* своего предположенія, чтобъ повѣрить потомъ недостаточности историческихъ доказательствъ. Онъ остался при своемъ мнѣніи и развиль его въ цѣлую систему.

"Всего страниве, что на самомъ первомъ планв Савиньи ставитъ "аналогію событій при основаніи другихъ германскихъ государствъ на римской почвъ". Но эта аналогія идеть вовсе не такъ далеко, чтобы сходство простиралось на всё явленія. Что, напримёрь, общаго между теми началами. по которымъ дъйствовалъ устроитель остготского государства, и тъмъ духомъ, который управляль Лангобардами, когда они утвердились въ Италіи? Второе въроятное основание состоить въ сходствъ самыхъ городскихъ учрежденій XII въка съ старыми муниципальными римскими учрежденіями. Но, кромъ того, что это сходство ограничивалось лишь общими чертами, какую силу можеть имъть подобное основаніе, какъ скоро оно туть же, на мъстъ, не подкръплено настоящими историческими указаніями, которыя бы положительно засвидътельствовали дъйствительное существование куріи во всв въка даннаго пространства времени? Безъ доказательствъ же, не равно ли сильно другое предположеніе, то есть, что учрежденія XII въка были взяты изъ непрерывно продолжавшейся традиція? Какъ на посліднее в'вроятное основаніе, указываеть авторъ на непрерывное продолженіе римскаго права въ Италіи. Но, во первыхъ, не можеть служить прочнымъ основаніемъ для новыхъ предположеній такая мысль, которая требуеть болье твердыхъ доказательствъ, нежели ть, какія приведены авторомъ. Во вторыхъ, непрерывное существование римскаго права, если бы оно было положительно доказано, не доказывало ли бы также возможности непрерывной римской традиціи и относительно самыхъ учрежденій? Если римское право вообще не умирало въ народъ, то почему бы умерла въ немъ память о томъ, что нъкогда было ему особенно дорого?

"На подобныхъ зыбкихъ основаніяхъ едва ли можно воздвигать многое, или на нихъ можно строить такъ же мало, какъ и на основаніи совершенно противоположныхъ вѣроятностей, если только онѣ тотчасъ же не подкрѣплены дѣйствительными, историческими свидѣтельствами. Итакъ въроятныя основанія Савиньи имѣютъ силу только по мѣрѣ значительности историческихъ свидѣтельствь, приводимыхъ имъ. Но, какъ мы уже замѣтили, эти свидѣтельства еще менѣе удовлетворительны. Каково бы ни было ихъ численное количество, во всякомъ случаѣ сила ихъ уже значительно ослабляется тѣмъ, что прямаго доказательства въ пользу мысли Савиньи—нѣтъ ни одного. Авторъ долженъ былъ ограничиться собираніемъ лишь косвенныхъ указаній, какъ-бы предполагающихъ существованіе куріи".

Смѣемъ думать, что приговоръ, произнесенный г. Кудрявцевымъ надъ знаменитымъ историкомъ римскаго права въ Среднихъ вѣкахъ, слишкомъ строгъ и требуетъ новыхъ, не найденныхъ нами въ сочинени о "Судьбахъ Италіи" подтвержденій. Должно, однако, замѣтить, что эта часть разбираемой нами книги отдѣлана съ особеннымъ стараніемъ и талантомъ. Авторъ свелъ въ одно цѣлое все, что сдѣлано было его иностранными пред-

пественниками на этомъ поприщѣ, и дополнилъ ихъ изслѣдованія своими собственными. Но борьба съ Савинъи не легкое дѣло. Старый боепъ до сихъ поръ не сбитъ съ поля и не опустилъ меча предъ своими молодыми, отчасти имъ же воспитанными противниками. Нашимъ читателямъ, вѣроятно, извѣстно состояніе римской куріи въ эпоху распаденія Западной Имперіи и доводы Савиньи въ пользу дальнѣйшаго существованія этого учрежденія. Здѣсь не мѣсто подробному разбору, который потребовалъ бы отдѣльнаго сочиненія; мы ограничимся указаніемъ на главные пункты спора и выводомъ, къ которому привело насъ собственное изученіе предмета.

Г. Кудрявцевъ принимаетъ временное существованіе городской куріи въ Византійской Италіи, указывая при томъ на упадокъ этого учрежденія и его несоотвътственность съ новыми требованіями общества.

"По счастію, курія не была тождественна со всею городскою общиною; все, что было силою въ матеріальномъ или нравственномъ отношеніи и однако оставалось вні куріи, не истреблялось, не пропадало даромъ, но слагалось подлів нея, какъ элементъ для будущихъ зарожденій. Уже въ V віжів "honorati" и "possessores" не сливаются въ одно съ куріей, но стоять подлів нея, какъ особое сословіе, и вмістів съ куріалами составляють почетнійшее общество города. Принявъ характеръ наслідственной касты, курія, естественно, не могла вміщать въ себів ни выслужившихся чиновниковъ, отличаемыхъ по служов (honorati), которыхъ число должно было умножаться съ каждымъ поколівнемъ, ни тісхъ свободныхъ владівльцевь (possessores), которые вновь пріобрітали свои имінія и потому также оставались за преділами куріи. Это были новыя силы, которыя копились и росли въ тишинів, между тімъ какъ курія истощалась подъ бременемъ наложенныхъ на нее тяжестей".

Въ примъчаніи авторъ прибавляеть: "Отдъленіе honorati и possessores отъ собственной куріи есть безъ сомнічнія одинь изъ самыхъ важныхъ результатовъ, добытыхъ изслъдованіемъ Гегеля". Признаемся, мы не видимъ здъсь ничего особенно важнаго, потому что результатъ далеко не окончательный и нуждается въ тщательной повъркъ. Гегель, даже по словамъ нашего автора, остановился на общихъ признакахъ, не входя въ подробности. Но откуда вывелъ г. Кудрявцевъ, что курія приняла вполить характеръ наслъдственной, не обновляемой новыми элементами касты? Раскрываемъ кодексъ Өеодосія (de Decurion. 1, 12) и находимъ, что курія состояла изъ членовъ наслъдственныхъ (originales) и избираемыхъ для пополненія числа куріаловъ (nominati). Долго ли она держалась въ этомъ составѣ, нельзя опредълить; но можно съ достовърностью сказать, что, при занятін имперскихъ областей варварами, курія временно поднялась, получила высшее противъ прежняго значеніе и впоследствін, уступая место новымь, болъе своевременнымъ городскимъ учрежденіямъ, оставила на нихъ слъдъ своего существованія. Объ этомъ мы еще скажемъ нъсколько словъ далье. Развивая свое митие о состояніи итальянскихъ городовъ, г. Кудрявцевъ прекрасно изложиль происхожденіе и важность городскаго ополченія (тіlitia). Можно не согласиться съ нимъ только въ двухъ пунктахъ. Во пер-

выхъ, намъ кажется, что онъ слишкомъ поздно выводитъ на сцену это ополченіе, по всей въроятности образовавшееся до Лангобардовь, или, по крайней мірь, тотчась послів ихъ прибытія. Достаточнымь классамь Италіи нельзя было не принять мітръ для собственной безопасности въ виду постоянно грозившаго имъ германскаго нашествія съ одной стороны и бъдности оборонительных в средствъ у экзарха съ другой. Города, поддерживаемые въ этомъ дёлё правительствомъ, стали на военную ногу, составили собственныя ополченія и тъмъ самымъ дали Византіи возможность удержать за собою берега Италіи. Разд'вленіе городскихъ жителей на "школы" по занятіямъ и національностямъ имъло, очевидно, не одну полицейскую цъль. Образцомъ служили scholae militiae, какъ замътилъ еще Лео (Исторія Италін, І, 53). Во вторыхъ, г. Кудрявцевъ приписываеть этой милиціи слишкомъ аристократическій характеръ, допуская въ ея составъ только почетныя сословія — honorati и possessores. Въ такомъ случать она была бы крайне малочисленна и не въ состояніи играть той роли, какая принадлежала ей въ VII стольтіи. Для насъ несомивню участіе ремесленныхъ школъ, или цеховъ, въ городскомъ ополчени.

Замѣтимъ еще, что классъ judices, которыхъ г. Кудрявцевъ принимаетъ за чиновниковъ, вообще имѣлъ, повидимому, не одно служебное значеніе. Изъ свидѣтельствъ, собранныхъ Вильмансомъ (Wilmans), въ статъѣ "Римъ отъ V до VIII вѣка", помѣщенной въ историческомъ журналѣ Шмидта (1844, II, 145), можно вывести заключеніе, что judices составляли высшее, аристократическое сословіе въ городахъ, безъ служебныхъ отношеній. Тщательное изслѣдованіе этого вопроса могло бы пролить свѣтъ на послѣднія судьбы куріи.

Допуская кратковременное существованіе куріи въ Византійской Италіи, нашъ авторъ отрицаетъ ее совершенно въ лангобардскихъ городахъ. Эта часть его изследованій есть верный и строго-логическій выводь изъ невернаго понятія, какое онъ себъ составиль о положеніи Римлянъ подъ владычествомъ Албоиновыхъ преемниковъ. Не считая нужнымъ повторять въ нашей стать доводы, съ такою ясностью и остроуміемъ изложенные въ "Исторіи римскаго права въ Среднихъ въкахъ", ограничимся немногими возраженіями. Законы короля Ліутпранда упоминають положительно о живущихъ по своему праву туземцахъ. Кто бы ни быль этотъ homo Romanusпотомокъ прежнихъ жителей края, или выходецъ съ земель, не завоеванныхъ Лангобардами-онъ велъ свои тяжбы на основаніи римскаго гражданскаго права, следовательно, въ особенномъ, не - лангобардскомъ суде. Современные памятники не упоминають объ этомъ судъ и его составъ; существованіе его, однако, неоспоримо, если были люди, жившіе по римскому праву. Неужели лангобардскимъ судьямъ предоставлено было толкованіе введеннаго въ Италію послъ Остготовь Юстиніаномъ законодательства н соблюдение строгихъ и ученыхъ формъ связаннаго съ нимъ судопроизводства? Такой вопросъ, кажется, пе требуетъ отвъта. Глъ же, какъ не въ куріи, быть-можеть видоизміненной, сохранившей только часть своей прежней дъятельности, именно судебную, находилъ удовлетворение римскій истецъ

противъ своего соплеменника? О правъ, какъ сказано, молчатъ источники, до насъ дошедше. Они какъ будто не знають ни римскаго суда, ни куріи. Следуеть ли изъ ихъ молчанія заключить, что въ лангобардскихъ городахъ не было ни того, ни другаго? Надобно притомъ принять въ соображение необыжновенную скудость историческихъ памятниковъ, относящихся къ періоду, о которомъ здёсь идеть дёло, и признаться, что ихъ отрывочныя и мутныя показанія сами по себ'в никакъ не могуть служить основою для удовлетворительнаго изложенія тогдашнихъ отношеній. Догадливости новаго изследователя открывается обширное поле, и г. Кудрявцевъ, обвиняющій Савины въ произволь, не устояль самъ противъ понятнаго искушенія возстановить мыслію, почти безъ фактовъ, целый быть, завещавшій намь такъ мало преданій о себъ. Укорять его за эту попытку было бы несправедливо: она оправдана свойствомъ матеріаловь и остроуміемъ отдъльныхъ предположеній. Какъ ни возстають противники Савиньи на приложеніе законовъ исторической аналогіи къ государству Лангобардовъ, которое действительно отличается оригинальнымъ своимъ положеніемъ и развитіемъ, но только чрезъ аналогію получимъ мы возможность объяснять, по-крайней-мірів приблизительно, многія, иначе вовсе необъяснимыя явленія. Къ числу такихъ явленій принадлежить участь куріи подъ лангобардскимъ владычествомъ. Изв'єстно, до какого состоянія дошли куріалы въ последніе годы Западной Имперіи. Переходъ подъ власть германскихъ королей измѣнилъ ихъ положеніе къ лучшему, потому-что сняль съ нихъ часть той тяжкой отвътственности, которой они были до-техъ-поръ беззащитными жертвами. Сверхъ того, высшее, административное и судебное сословіе въ городахъ не могло не получить большей важности при паденіи всёхъ другихъ властей, изъ которыхъ слагалось общее управленіе имперіи. Воть почему родовая и служебная аристократія римская, жившая въ провинціяхъ и избавленная своими привилегіями отъ засъданія въ куріи, примкнула къ ней, утративъ свое имперское значеніе и часть поземельной собственности. Сенаторскія фамиліи и бывшіе государственные сановники спішили укрыться въ городахъ отъ обидъ и насилій, которымъ они подвергались, живя въ своихъ пом'встьяхъ. Они вступили въ курію и сообщили ей давно-утраченное достоинство и вліяніе. Званіе куріала перестало быть унизительнымъ... Мы приводимъ здісь не простыя, основанныя на въроятностяхъ предположенія наши, а факты, составляющіе результать превосходныхъ изслідованій ученаго, къ трудамъ котораго г. Кудрявцевъ питаетъ, подобно намъ, полное и совершенно заслуженное довъріе. Воть что говорить Форіель (Исторія Южной Галліи подъ владычествомъ Германцевъ. 453): "Многіе изъ благородныхъ Галло-Римлянъ, потерявъ высшія должности имперіи и предпочитая скромныя муниципальныя почести совершенной безвъстности частной жизни, вступили въ сословіе декуріоновъ и приняли отъ него мъста, которымъ естественно сообщили новый блескъ. Достовърно, что это случилось въ городъ Вьенъ, около 500 года. Тамошній сенать быль, по сохранившимся извістіямь, весьма многочислень и наполненъ знатными лицами". Около того же времени, многія куріи, не довольствуясь болье этимъ названіемъ, замынили его болье громкимъ име-

немъ — сената. Въ письмахъ Сидонія Аполлинарія встрѣчаемъ выраженія, показывающія, что куріалы пользовались значительнымъ уваженіемъ. Онъ называеть ихъ: summates viri; civium maximi. О цълой куріи онъ отзывается такъ: civium honoratorum ordo praeclarus. Но это было въ Галлін, скажуть намь, а ръчь идеть объ Италіи. Мы ужь упомянули о бъдности источниковъ для лангобардскаго періода итальянской исторіи, но къ этому должно прибавить, что нигдъ отношенія Германцевъ къ римскому населенію не представлены такъ отчетливо, какъ въ памятникахъ, принадлежащихъ Галліи. Изследователь поневоле обращается къ этимъ памятникамъ, встръчая въ современной исторіи другихъ римскихъ провинцій, занятыхъ Германцами, явленія, которыя нельзя понять изъ містныхъ источниковъ. Мы вовсе не думаемъ, впрочемъ, натягивать аналоги и замънять недостатокъ лангобардскихъ извъстій свидътельствами о Вестготахъ или Франкахъ, но, съ другой стороны, считаемъ себя въ правъ прибъгнуть къ употребленному нами роду доказательствъ, когда г. Кудрявцевъ говоритъ о паденіи куріи вообще. Признаки ея дальнъйшей дъятельности въ итальянскихъ городахъ ясно сохранились до VIII въка въ именахъ чиновниковъ, которыхъ занятія находились въ тесной связи съ римскими муниципальными учрежденіями. Сюда принадлежать curator, excerptor, monetarius, peraequator. "Все это очень далеко отъ того, чтобъ курія сохранила свою прежнюю самостоятельность", говорить нашъ авторъ, ссылаясь на Гегеля. О самостоятельности не можеть быть и ръчи, а говорится только о существованіи. Управленіе городомъ и надзоръ надъ уцъльнией въ неизвъстномъ намъ составъ куріей были, разумъется, предоставлены лангобардскимъ сановникамъ. Наконецъ, неужели г. Кудрявцевъ, при его неоспоримомъ историческомъ смысль, станеть отрицать живую связь между лангобардской Италіей и ломбардскими республиками XII въка? Онъ упоминаетъ, правда, о непрерывной традиціи; но эта традиція (неохотно употребляемъ нерусское и безполезное у насъ слово) является у него чёмъ-то отвлеченнымъ и теоретическимъ.

Бросимъ теперь бъглый взглядъ на Италію при Лангобардахъ и постараемся составить себъ понятіе объ общемъ характеръ этого края въ періодъ, отдъляющемъ пришествіе Албоина отъ Дезидеріева плъна. Вставленное въ оправу Византійскихъ владъній, протянутое между ними длинною, мъстами чрезвычайно узкою полосою, лангобардское государство сохранило, какъ показано выше, часть своего первоначальнаго военнаго устройства. Задача его еще не была кончена: завоеваніе Апеннинскаго полуострова замедлилось, но отъ него не отказались вожди лангобардскіе. Они повидимому понимали непрочность своей власти, пока въ Италіи оставались независимыя отъ нихъ земли. Внутри государства совершалось нескоро, какъ бы неохотно съ объихъ сторонъ, сближеніе побъдителей и покореннаго племени. Процессъ этого сближенія и его результатовъ прекрасно раскрытъ г-мъ Кудрявцевымъ.

"Два общества, нисколько не похожія одно на другое, но поставленныя рядомъ, стремятся, каждое, впрочемъ, своимъ образомъ, къ тому, чтобъ

сгладить разделяющую ихъ черту и слиться въ одно. Это главная черта, которая проходить черезъ все развитіе, хотя и мало сознается современниками. Но какому закону следуеть это общее стремленіе? Где для него дентръ тяготвнія? Не въ римскомъ обществъ — скажемъ сначала отридательно. Лангобардъ хочетъ насильственнаго покоренія римскаго общества своему закону; Римлянинъ, ищущій для себя полноты гражданскихъ правъ, старается пробиться, болве ловкостью, нежели силою, также внутрь лангобардскаго общества. Итакъ послъднее остается идеаломъ для той и другой стороны; ыъ его осуществленю направлены общія усилія. Но, вступая въ права свободнаго гражданина, или, что то же, занимая мъсто въ лангобардскомъ обществъ, Римлянинъ переносить сюда свой языкъ, свои нравы, свои понятія; во всемъ этомъ онъ выше окружающихъ его варваровъ; онъ скорве самъ служить образцомъ для подражанія, чемъ подражаеть другимъ. Нельзя, чтобы, принимая Римлянъ въ свое общество (или, что тоже, дълая ихъ свободными). Лангобарды не перенимали и ихъ образованныхъ понятій, какъ они усвоивали себъ ихъ языкъ, обычаи, одежду. Перевъсъ оставался на сторонъ лангобардскаго общества: оно привлекало, притягивало къ себъ Римлянъ; но, входя въ общество Лангобардовъ, Римлянинъ вносилъ въ него съ собою свои народные элементы, которые вытесняли или закрывали собою соотвътствующіе имъ элементы лангобардскіе. Удерживая свой постъ, сохраняя даже прежнюю силу духа, прежнюю энергію, лангобардское общество въ тоже время переработывалось въ своемъ внутреннемъ содержаніи и принимало болъе или менъе римскія формы. Новое общество, которое выходило отсюда, не было ни лангобардское, ни римское, но въ немъ быль элементь матеріальный — лангобардскій, и элементь формальный — римскій, или, говоря другими словами, непоб'єдимая лангобардская энергія соединялась въ немъ съ тонко-развитымъ римскимъ смысломъ".

Но отчего же Лангобарды, не уступавшіе въ смѣлости ни одному изъ племенъ германскихъ, не успѣли совершить того, что такъ легко удалось дружинамъ Одоакра и Остготамъ? Что помѣшало имъ овладѣть съ разу Италіей, на защиту которой Византійская имперія не расточала средствъ, ей самой необходимыхъ? Военное устройство городовъ, полагаемъ мы, то ополченіе, которое образовалось въ нихъ, вѣроятно, еще при Нарцессѣ и не безъ его содѣйствія. Долгая оборона Павіи противъ Албоина могла бы служить нѣкоторымъ образомъ подтвержденіемъ нашему мнѣнію. Борьбу велъ уже не экзархъ, располагавшій малочисленными Византійскими войсками—отдѣльные города защищали себя сами. Германская дружина встрѣтила вооруженную, воинственную общину и принуждена была остановиться въ наступательномъ движеніи своемъ. Такое отношеніе между лангобардской и Византійской Италіей сохранилось до VIII-го столѣтія и обнаружило большое вліяніе не только на внѣшнія судьбы края, но и на нравственный характеръ жителей.

Главнымъ слъдствіемъ основанія Лангобардскаго Государства въ Италіи было, по мнънію Лео, которое мы позволяемъ себъ привести здъсь въ извлеченіи—совершенное измъненіе національнаго итальянскаго характера. Рим-

ское владычество надъ полуостровомъ пріучило жителей къ порядку и покорности, сохранившимся до прихода Лангобардовъ. Завоеванія Албоина и его преемниковъ скоро развили то своеволіе мысли и поступковъ, которыми Итальянцы отличаются до-сихъ-поръ отъ другихъ европейскихъ народовъ. Воспитанное Римомъ уважение къ закону выразилось въ некоторыхъ отдельныхъ явленіяхъ итальянской исторіи, но въ целомъ взяла верхъ новая, внесенная Лангобардами наклонность къжизни, не связанной никажими обязательными для нравственнаго человъка условіями. Кромъ самой природы страны, два обстоятельства особенно содъйствовали этой перемънъ: 1) Лангобарды пришли дружиной и составили военную колонію на покоренной ими почвъ; 2) смежность лангобардскихъ и византійскихъ владъній, которыхъ границы образовали двъ длинныя линіи вдоль всего полуострова и сообщили жителямъ болъе виъшней независимости, чъмъ можно было ждать при другихъ географическихъ условіяхъ. Нужно ли говорить о вліяніи, какое им'єють на народъ постоянные переходы съ одного мъста на другое, продолжительная отвычка оть родины и домашняго очага? Тревожная, полукочевая жизнь, какую вели Лангобарды, покинувъ берега родимой Эльбы, неминуемо должна развивать особенные нравы и пороки. Выростають целыя поколенія бездомныхъ, воспитанныхъ подъ походнымь шатромъ людей, у которыхъ боевая отвага и предпріимчивость заміннють всі другія, ніжогда принадлежавшія ихъ племени, добродътели. Счастливое удальство выкупаеть недостатки, нестерпимые при иномъ бытъ. Семейныя связи не могутъ сохраниться въ той чистоть и крыпости, которыя даеть мирная осьдлая жизнь; связь съ отечествомъ-основа народной нравственности, слабъетъ и умираетъ вовсе, по мъръ отдаленія отъ него. Ко всему этому надобно прибавить безпрерывныя столкновенія съ чуждыми народами и смішеніе съ ними. Еще не доходя до границъ Италів, лангобардское племя приняло значительную примъсь отъ Саксовъ, Тюринговъ и Гепидовъ. Впослъдствін къ нимъ присоединились Алеманны и Бавары. При такомъ составъ дружинъ, приведенныхъ Албоиномъ въ Италію, при внутренней порчь, которая была слъдствіемъ этого состава, судьба покореннаго края была решена напередъ. Мы видели, какъ разыгралась дикая воля побъдителей на счеть отданнаго ей туземнаго населенія. У лангобардовъ незамътно вовсе, по крайней мъръ въ первое столътіе ихъ государственной жизни, того почти суевърнаго уваженія къ остаткамъ римской древности, какимъ были проникнуты ихъ предшественники на той же почвъ-Готы. Римское и германское начала сошлись въ Италіи враждебите, чъмъ гдъ либо; и когда первое одержало, наконецъ, перевъсъ надъ вторымъ, оно прямо примкнуло къ древнему міру и принадлежавшимъ ему формамъ, отвергая все промежуточное развитіе, какъ незаконное и ложное. Такъ смотрълъ на прошедшія судьбы роднаго полуострова Макіавель.

Доказательствомъ того, какъ труденъ былъ для лангобардскаго дружинника переходъ отъ прежней, необузданной воли къ новому, весьма, впрочемъ, не строгому гражданскому порядку, можетъ служить трагическая кончина Албоина, Клефа и другихъ королей лангобардскихъ. Изъ шести предшественниковъ Ротари только двое умерли естественною смертью. За то

первая статья эдикта Ротари, допускающаго кровавую месть и систему виръ, полагаетъ смертную казнь за всякое покушеніе противъ безопасности главы народа. Законодатель, имъвшій въ виду государство, а не дружину, дъйствоваль въ этомъ случат подъ явнымъ вліяніемъ христіанскихъ и римскихъ идей о верховной власти. Но его дикари-Германцы не были въ состояніи возвыситься до его целей и смотрели на его попытку, какъ на самовольное ограничение своихъ правъ и обычаевъ. Географическое положение очень много содъйствовало безнаказанности преступленій въ государствъ Лангобардовъ. Близость римской границы всегда давала возможность укрыться отъ преслъдованій правительства. Экзархъ и другіе Византійскіе сановники охотно принимали бъглецовъ. За то, недовольные своимъ положеніемъ или гонимые за совершенные ими проступки Римляне, преимущественно знатные и богатые, находили, въ качествъ варганговъ, надежное убъжище у Лангобардовъ. Изъ этого страннаго порядка вещей, образовавшаго многочисленный классъ людей, внутренно не подчинявшихся никакому закону, выросъ, можно сказать, характеръ новыхъ Итальянцевъ. Тогда уже обнаружилась у нихъ ненависть ко всякой сильной и близкой отъ нихъ власти. Итальянецъ рано высказалъ роковое начало, лежащее въ основани его средневъковой политики: "кто хочеть жить свободно, тоть должень служить двумь господамъ" (Ліутпрандъ Кремонскій въ Х стольтіи). Вотъ почему прекрасныйшая страна и самое даровитое племя юго-западной Европы обречены были на служение иноплеменникамъ. Только вившняя сила могла до сихъ поръ сообщать ивкоторое политическое единство народу, которому не даромъ дано названіе gente inconsolabile.

Эти нравственныя причины дальнъйшаго развитія итальянской исторіи не были, по нашему миънію, достаточно оцьнены г. Кудрявцевымъ, котораго вниманіе преимущественно обращено на развитіе папской власти, какъ учрежденія, имъвшаго сверхъ своего всеобщаго, католическаго, еще мъстный, чисто національный характеръ.

"Имперія была слишкомъ мало внимательна къ тому важному явленію, которое происходило теперь въ Италіи. На основаніи духовнаго авторитета и при помоща остатковъ старой національности, здѣсь полагались основанія новой общественной власти. Еще никѣмъ не признанная, еще сама не довольно сознавая свое новое значеніе, она ужь далеко вокругъ себя простирала свое дѣйствіе. Въ то время, какъ экзархъ, стѣсненный обстоятельствами, болѣе и болѣе сокращалъ свою дѣятельность въ предѣлахъ подлежащей ему области, авторитетъ римскаго престола распространялъ свое вліяніе даже за предѣлы экзархата. Подъ этимъ вліяніемъ раздѣленная Италія опять начинала находить нѣкоторое соединеніе. Начинали съ того, что признавали духовный авторитетъ римскаго престола, оканчивали тѣмъ, что не отвергали и нѣкотораго правительственнаго надзора съ его стороны. Въ той степени, какъ распространялось римское вліяніе, падалъ авторитетъ экзарха.

"Распространенію духовнаго авторитета римской церкви помогло самое нашествіе лангобардское. Въ съверной Италіи, именно въ Миланъ, быль особый архіепископскій престоль, который, по своему положенію и автори-

тету, могъ бы соперничать съ римскимъ, по крайней мъръ быть отъ него совершенно независимымъ. Спорное ученіе о "трехъ главахъ", на сторону котораго въ послъднее время склонялся архіепископъ Миланскій, дълало разделеніе между ними еще более резкимъ. Нашествіе лангобардское. внесши съ собою аріанизмъ, почти сгладило имъ тотъ слабый оттеновъ, который до сего времени раздёляль два престола въ религозномъ отношеніи. Бъжавъ отъ аріанъ-побъдителей, Миланскій архіепископъ искалъ себъ убъжища въ Генуъ. Вмъсть съ нимъ удалился въ Геную и весь Миланскій католическій клиръ. Это обстоятельство также обратилось въ пользу римскаго авторитета. Проживая въ Генув, Миланскій архіепископъ не могъ обойтись безъ поддержки со стороны Римскаго престола, но вывств съ тъмъ онъ долженъ былъ отказаться отъ всъхъ притязаній на независимость и не противоръчить, принимая поставленіе отъ Римскаго. Впослъдствіи, если бы даже архіспископъ возвратился въ Миланъ, ему бы ужь не легко было снять съ себя это подчинение. Не менте опаснымъ соперникомъ римскому престолу въ Италіи могь бы быть епископъ Равеннскій. Но Равенна была также резиденціей экзарха, и положеніе епископа въ ней вовсе не было такъ свободно и самостоятельно, какъ въ Римъ. Не отридая подчиненія Риму, онъ хотълъ лишь удержать нъкоторыя отличія, издавна принадлежавшія его престолу, впрочемъ ужь не отрицаль болье высшаго авторитета Римской церкви. А впереди еще лежала возможность новыхъ успъховъ католической церкви среди аріано-лангобардскаго міра, которые должны были обратиться вь пользу того же авторитета.

Но гораздо болье, чъмъ внышнимъ распространениемъ круга своей дъятельности, власть утверждается прямымъ, непосредственнымъ участіемъ въ главныхъ отправленіяхъ общественной жизни, силою и постоянствомъ того вліянія, которое она на нихъ оказываеть, и, наконецъ, общимъ достоинствомъ своего поведенія. Мы уже виділи частію ту дівятельность, которую обнаруживаль римскій престоль въ принятіи мітрь для безопасности Италіи отъ лангобардскаго нашествія; — мы видёли ее въ большихъ и малыхъ размърахъ. Внутренняя жизнь Италіи того времени терпъла впрочемъ не оть вившнихъ только враговъ. Предсмертное разстройство имперіи оставило по себъ много печальныхъ слъдовъ, ощутительныхъ особенно во внутреннемъ управленіи страны, въ судебномъ порядкі, въ разложеніи и собираніи налоговъ, вообще въ тъхъ отправленіяхъ гражданской жизни, отъ которыхъ наиболье зависить общественное благосостояніе. Это были коренные, вопіющіе недостатки, исправленіемъ которыхъ однако не могла озаботиться Восточная имперія, овлад'євъ Италією, потому что сама страдала тъмъ же недугомъ. Едва ли даже могли ждать этого исправленія въ Константинополь, гдь вообще такъ мало думали о настоящихъ интересахъ Италіи. Изъ Равенны тоже смотръли сквозь пальцы на безпорядки во внутреннемъ управленіи страною, потому что экзархи не приносили съ собою, сколько мы знаемъ, ни твердой воли, ни довольно средствъ, чтобы съ успъхомъ дъйствовать противъ злоупотребленій. Пришельцы изъ чужой земли, они не показывали ни большаго усердіямъ къ выгодамъ Италіи, ни особенной способности въ управленіи ею. Иначе чувствовали и думали въ Римѣ, чѣмъ въ Равеннѣ. Тамъ интересы Италіи принимались какъ свои собственные, тамъ хотѣли облегчать не внѣшнія только раны ея, но и внутреннія болѣзни; тамъ никогда не оставались равнодушны при видѣ тѣхъ страданій, которыя терпѣлъ народъ, но старались войти во всѣ нужды жителей и по мѣрѣ возможности подавать нуждающимся пособіе, дѣйствовать и авторитетомъ, и увѣщаніемъ. Въ дѣятельности этого рода Григорій былъ не менѣе неутомимъ, какъ и въ усиліяхъ своихъ помогать Италіи противъ нашествія Лангобардовъ (168).

На основани того полномочія, которое уже Юстиніанъ давалъ епископамъ по отношенію ко всему управленію въ провинціяхъ. Григорій присвоиль себъ право высшаго надзора за дъйствіями правителей. Надзоръ болъе моральнаго свойства, нежели правительственный, который могь однако вести очень далеко, будучи поддерживаемъ общимъ сочувствіемъ ко всъмъ дъйствіямъ Римскаго престола. Средства же держать эту моральную цензуру надъ правителями италіянскихь провинцій были всегда въ рукахъ Григорія. Редкій значительный городь не имель своего епископа; а кому лучше было знать о распоряженіяхъ містнаго управленія, какъ не містнымъ епископамъ? Всъ они, или почти всъ, уже подчинены были римскому престолу, и кром' того, что находились съ нимъ въ постоянныхъ сношеніяхъ, время отъ времени съвзжались въ Римъ для совіщаній съ Григоріемъ. О томъ, что происходило въ провинціяхъ, Григорій могь быть также постоянно извъщаемъ чрезъ своихъ респонсаловъ (responsales) или апокрисіаріевъ, особыхъ чиновниковъ, чрезъ которыхъ Римскій епископъ сносился съ своими субдіаконами и которые, часто переёзжая съ міста на місто, почти всегда были въ состояніи лично узнать состояніе той или другой провиндів (176)... Въ дъятельности этого рода ревность Григорія не ограничивалась лишь предълами твердой земли Италіи: она простиралась и на всъ близь лежащіе острова, на всю область Равеннскаго экзархата, временемъ заходила даже въ нредълы африканской провинціи. Пренебреженіе религіозныхъ интересовъ со стороны св'єтскихъ правителей было естественно первое, чъмъ они навлекали на себя строгую цензуру Григорія. Но она точно также падала потомъ и на тъ злоупотребленія власти, которыми они гръшили противъ гражданской совъсти. Въ важныхъ случаяхъ, когда злоупотребленія пустили уже глубокіе корни, Григорій, минуя экзарха и всякое посредство, доводилъ свои жалобы прямо до свъдънія Константинопольскаго двора (177)".

Можно смѣло сказать, что г. Кудрявцевь первый прослѣдиль во всѣхъ подробностяхъ отношенія папскаго престола къ возникавшей подъ его сѣнью итальянской народности. Мы не послѣдуемъ за нимъ въ его превосходныхъ разысканіяхъ, потому что намъ, большею частью, пришлось бы повторять въ сокращеніи его же слова; но нельзя не указать читателямъ на образцовыя характеристики отдѣльныхъ папъ (особенно Григорія Великаго) и на весь отдѣлъ, посвященный Византіи. Всякій, кто нѣсколько знакомъ съ настоящамъ состояніемъ исторической литературы, оцѣнить по заслугамъ са-

Digitized by Google

мостоятельныя и остроумныя изследованія нашего автора на трудномъ поприщъ, гдъ, кромъ Гиббона и Шлоссера, у него не было достойныхъ предшественниковъ. Онъ пользовался трудами этихъ двухъ писателей, но шелъ собственнымъ путемъ и подвергъ ихъ выводы тщательному, почти недовърчивому пересмотру. Отсюда произошло значительное различіе и въ общихъ взглядахъ, и въ изложении частностей. Въ большей части такихъ спорныхъ случаевъ, мы, не колеблясь, готовы стать за русскаго историка; но не считаемъ себя въ правъ согласиться безусловно съ его приговоромъ надъ политикою восточныхъ императоровъ относительно Италіи. Ихъ владънія по ту сторону Адріатическаго моря были для нихъ тъмъ же, чъмъ Алжиръ сталь для Франціи. Уступка такихъ владеній врагу кажется осворбительною для народной чести, а сохранение и защита ихъ стоили огромныхъ, не вознаграждаемыхъ никакими выгодами издержекъ. Въ особенности несправедливъ г. Кудрявцевъ ко Льву Исавру и къ Константину Копрониму. Оставляя въ сторонъ споръ за иконы, нельзя не признать въ этихъ государяхъ великихъ качествъ, дающихъ имъ полное право на уваженіе потомства. Западные историки высоко ценять подвигь Карла Мартела, отразившаго напоръ передовой мухаммеданской рати и чрезъ то отвратившаго отъ европейскихъ народовъ опасность, которою грозили имъ со стороны ислама. Заслуга была, безспорно, великая. Но можно ли поставить на ряду съ побъдою при Пуатье, одержанною надъ намъстникомъ Испаніи, тъ славныя войны, которыя Левъ Исавръ и его жестокій, но даровитый и смізлый сынъ вели противъ всъхъ силъ находившагося въ полной крепости калифата? Не была ли и съ этой стороны отражена опасность еще большая, быть можеть? Принимая въ соображение тогдашнее положение империи, мы ръшительпо не въ правъ ставить въ вину Льву и Константину ихъ равнодушіе къ далекимъ отъ нихъ итальянскимъ областямъ. Ихъ вниманіе устремлено было въ другую сторону. Вопросъ о дальнъйшемъ существовани христіанскаго государства на берегахъ Воспора ръшался въ Малой Азін и заслоняль собою все остальное.

Въ трехъ послѣднихъ главахъ своего сочиненія, авторъ "Судебъ Италіи" подробно изложилъ исторію папскихъ сношеній съ Каролингами. Предметъ этотъ, повидимому, истощенъ прежними историками и не представляетъ уже ничего новаго знающему читателю. Однако внимательная повърка источниковъ доставила г. Кудрявцеву возможность сообщить особенную занимательность этой части своего труда. Мы должны, впрочемъ, замѣтить, что основная мысль, высказанная имъ по поводу вмѣшательства Франковъ въ дѣла Апеннинскаго полуострова, противорѣчить ходу событій и принадлежить къ числу остроумныхъ, но едвали плодотворныхъ для науки предположеній. Въ спорѣ между лангобардскими королями и папами, г. Кудрявцевъ горячо принимаетъ сторону первыхъ и предлагаетъ вопросъ: "что было бы съ Италіей, еслибъ призваніе Франковъ папами не помѣшало ей соединиться въ одно государство подъ властью Лангобардовъ?" Отвѣтъ дала исторія, оправдавшая Захарію, Стефана и Адріана великолѣпнымъ развитіемъ итальянской жизни въ XII, XIII и слѣдующихъ вѣкахъ. И неужели

могло папство добровольно сойдти съ той высоты, на которую возвело его движение событій, и уступить м'всто ненавистному племени, на которое до сихъ поръ итальянскіе историки слагають главную отв'ютственность за посл'вдующія несчастія своей родины? Подробный разборь этого вопроса, отъ р'вшенія котораго завис'єла не только судьба Италіи, но и вся исторія Среднихъ в'єковъ, не мож'єтъ быть предметомъ настоящей статьи. Мы въ правъ, впрочемъ, над'єяться, что г. Кудрявцевъ не остановится на порог'є итальянской исторіи и что его дальн'єйшіе труды дадутъ намъ возможность изучить въ большей связи съ поздн'єйшими явленіями владычество Каролинговъ надъ Апеннинскимъ полуостровомъ и высказать вполн'є наше противоположное его мн'єніямъ уб'єжденіе.

Мы далеко не исчислили всъхъ достоинствъ и не показали всъхъ спорныхъ или недоказанныхъ положеній въ книгь г. Кудрявцева и остановились на немногихъ, но, какъ намъ кажется, особенно - важныхъ мъстахъ. Въ заключение считаемъ не лишнимъ повторить то, что уже было сказано въ началь: "Судьбы Италіи" составляють важное пріобрътеніе не только для русской, но и для исторической литературы вообще. Надобно желать, чтобъ эта книга вышла въ переводъ на одинъ изъ иностранныхъ языковъ: это доставило бы ей болъе общирный кругъ читателей и образованныхъ цънителей и, сверхъ того, показало бы заграничнымъ ученымъ съ самой выгодной стороны научную д'аятельность въ нашемъ отечествъ. Да будеть намъ, однако, позволено обратиться съ последнимъ упрекомъ къ автору: форма у него не вездъ удовлетворяеть справедливымъ требованіямъ. Рядомъ съ превосходными, рукою мастера написанными страницами, встръчаются другія, въ которыхъ мысль затемнена небрежнымъ и растянутымъ изложеніемъ. Непріятно также бросаются въ глаза иностранныя, безъ надобности внесенныя въ нашъ языкъ слова. Къ чему, напримъръ, писать: шефъ, фортуна, традиція и т. д.? Такія заимствованія ничего не прибавляють къ дъйствительному богатству языка и производять вдвойнъ-непріятное впечатлъніе при чтеніи такого даровитаго и блестящаго писателя, какъ г. Кудрявцевъ.

## ИСПАНСКІЙ ЭПОСЪ \*).

## новыя изслъдованія о сидъ.

Dozy: Recherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne pendant le moyen âge. (Tome I. Leyde).

Книга г. Дози вышла около четырехъ лѣтъ тому назадъ; но она пріобрѣла извѣстность только въ тѣсномъ кругу ученыхъ, занимающихся исторією Испаніи. Издавая свои замѣчательныя изслѣдованія, г. Дози вовсе не имѣлъ въ виду большинства читателей: онъ писалъ для спеціалистовъ. Внимательное чтеніе книги, заключающей въ себѣ болѣе 700 страницъ мелкой печати, требуетъ усилій и терпѣнія со стороны читателя. Это рядъ критическихъ статей, въ которыхъ разбираются подробно свидѣтельства источниковъ и труды новыхъ писателей, относящіеся къ исторіи средневѣковой Испаніи, преимущественно къ XI-му столѣтію. Г. Дози — Голландецъ и занимаетъ каеедру восточныхъ языковъ въ Лейденскомъ университетѣ. Сочиненіе его написано по французски. Несмотря на нѣкоторую сухость, изслѣдованія г. Дози представляютъ весьма много новаго и занимательнаго.

Труды испанскихъ историковъ, жившихъ въ течене трехъ послъднихъ столътій, до сихъ поръ, по справедливому замъчанію нашего автора, не утратили своей цѣны. Къ сожальнію, этимъ ученымъ, съ неутомимымъ усердіемъ занимавшимся разработкою памятниковъ отечественной старины, недоставало весьма важнаго, можно сказать необходимаго пособія: они не знали арабскаго языка, безъ котораго невозможно полное знаніе средневъковой Испаніи. Во второй половинъ XVIII-го стольтія Казири издаль извъстный каталогь Эскуріальской библіотеки, въ которомъ помъстилъ много выписокъ изъ арабскихъ источниковъ, относящихся къ испанской исторіи. При всей своей важности трудъ этотъ вскоръ оказался неудовлетворительнымъ. Казири плохо зналъ по арабски: переводы его невърны, выборъ статей обнаруживаетъ отсутствіе историческаго смысла и критики. Въ 1820 году появилось наконецъ сочиненіе, со всъхъ сторонъ встръченное громкими по-



<sup>\*)</sup> Напечатано въ "Отечественныхъ Запискахъ" 1854 г., т. XCIV, № 6.

хвалами ученыхъ и, повидимому, удовлетворявшее давнишнимъ требованіямъ науки. Мы говоримъ объ "Исторіи Испаніи подъ владычествомъ Мавровъ" Іосифа Конде, составленной исключительно по арабскимъ памятникамъ. Конде очень ръдко приводитъ имена писателей, изъ которыхъ онъ заимствуеть отдъльныя свъдънія; но въ предисловіи къ своему сочиненію исчисляеть всё рукописи, которыми пользовался. Въ самомъ разсказе его есть какое-то простодушіе, заставляющее предполагать въ авторт человтка добросовъстнаго и честно изучившаго свой предметъ. "Исторія Испаніи подъ владычествомъ Мавровъ" была переведена на нъсколько языковъ и служила впродолжение 30-ти лътъ для историковъ - неоріенталистовъ замъною недоступныхъ имъ арабскихъ источниковъ. Можно навърно сказать, что съ 1820 года до настоящаго времени не вышло ни одной извъстной книги о средневъковой Испаніи безъ обширныхъ заимствованій изъ Конде. Такъ поступали Французы---Россевь де-Ст. Иллеръ (Rosseeuw de St-Hillaire) и Роме, Нъмпы — Шефферъ и Ашбахъ, которые въ своихъ сочиненіяхъ изложили исторію среднев вковой Испаніи. Они довольствовались сличеніем в арабских в писателей, переведенныхъ Конде, съ свидътельствами христіанскихъ памятниковъ. Едва-ли кому приходило въ голову заподозрить ученую честность испанскаго оріенталиста, хотя его часто упрекали въ сбивчивомъ изложеніи, не всегда върномъ переводъ арабскихъ подлинниковъ и неспособности къ критической оцънкъ находившихся у него подъ-рукою матеріаловъ. Занимаясь литературою испанскихъ Арабовъ, г. Дози долженъ былъ безпрестанно прибъгать къ книгъ Конде и нашель въ ней странныя опибки и неточности. Болъе подробныя разысканія привели его наконецъ къ слъдующему заключенію: "знаніе арабскаго языка у Конде не простиралось далье азбуки (?). Замъняя чрезвычайнымъ богатствомъ воображенія отсутствіе самыхъ элементарныхъ сведеній, онъ съ неслыханною наглостью сочиняль сотнями хронологическія цифры, создаваль тысячами историческіе факты и выдаваль свои вымыслы за върный переводъ арабскихъ текстовъ.

> "Vois que fourbe sur fourbe à nos yeux il entasse Et ne fait que jouer des tours de passe-passe". (P. Corneille, "Le Menteur", V, 6).

"Новъйшіе историки, не подозръвая подлога, котораго они сдълались жертвами, простодушно повторяли всъ эти небылицы; иногда они даже заходили далъе своего наставника, стараясь согласить его вымыслы съ извъстіями латинскихъ и испанскихъ лътописцевъ, которые такимъ образомъ искажались въ свою очередь".

Трудно допустить безусловно справедливость приведеннаго нами мнѣнія. Г. Дози неоспоримо доказаль, что Конде быль плохой знатокъ арабскаго языка и что у него вовсе не было критическаго смысла. Но едва ли можно предположить, съ его стороны, сознательное желаніе обмануть ученую Европу. Книга Конде не принадлежить къ числу тѣхъ ученыхъ мистификацій, которыя нерѣдко встрѣчаются въ исторіи нашей науки. Источникомъ ошибокъ, находимыхъ въ "Исторіи Мавровъ", было невѣжество автора, который, обманывая себя, обмануль и другихъ. Во всякомъ случав, книга его потеряла всякое право на довъріе къ ней и отнынь не имъеть никакого значенія въ наукъ. Строгое сужденіе г. Дози опирается, впрочемъ, на многочисленныя данныя и на согласіе н'ікоторыхъ изв'істныхъ французскихъ оріенталистовъ: Рено, Дефремери и другихъ, которые, подобно Лейденскому профессору, имъли случай свърить разсказы Конде съ теми рукописями, на которыя онъ ссылается въ своемъ предисловіи. Образчикомъ знаній и критики Конде можетъ служить следующій случай. Въ Эскуріальской библютекъ хранится сочиненіе Ибн-аль-Аббара, заключающее въ себъ біографіи знатныхъ испанскихъ Мавровъ, которые прославились своимъ поэтическимъ талантомъ. По ошибкъ переплетчика, листы этой рукописи перемъщаны, такъ что къ началу одной біографіи часто пришить конець другой, не иміющей съ первою ничего общаго. Авторъ "Исторіи Мавровъ въ Испаніи" сдълался жертвою оплошнаго переплетчика и безъ малъйшаго подозрънія переводиль, какъ умѣль, нужныя для него біографіи. Такимъ образомъ миролюбивые писатели являются у него къ концу своей жизни и совершеннонеожиданно для читателя-полководцами, государственными мужами и т. д.

Въ настоящемъ видъ своемъ, труды г. Дози не что иное, какъ превосходные, критически разработанные матеріалы для будущаго историка Испаніи. Изъ изследованій Лейденскаго профессора можно извлечь довольно-полное представленіе о характер'в образованности, которая развилась у Арабовь, покорившихъ Пиренейскій полуостровъ. Образованность эта была исключительно-аристократическая. Она была обязана своимъ блескомъ и движеніемъ сначала покровительству калифовь Омеядовъ, жившихъ въ Кордовъ; потомъ-мелкимъ династіямъ, которыя въ началѣ ХІ-го столѣтія раздълили между собою наслъдіе падшаго калифата. Арабская Испанія XI-го стольтія напоминаеть во многомъ Италію XIV-го и XV-го въковъ. Умственная жизнь народа, выражавшаяся преимущественно въ поэзіи, сосредоточивалась при дворахъ многочисленныхъ династовъ. Арабскіе князья полагали свою славу въ щедротахъ, которыми они осыпали современныхъ имъ поэтовъ; но произведенія этихъ поэтовъ, отличающіяся внъшнею отдълкой и изяществомъ формы, никакъ нельзя назвать народными въ настоящемъ значеніи слова. Они содержать въ себъ такъ много искусственнаго, условнаго и доступнаго. только однимъ высшимъ классамъ общества, что не могли имъть вліянія на образованность низшихъ сословій. Однородное явленіе представляеть намъ искусственная поэзія провансальскихъ трубадуровъ, которая развилась въ рыцарскихъ замкахъ Южной Франціи, служила выраженіемъ аристократическихъ нравовъ и идей и потому не могла сдълаться общимъ достояніемъ не понимавшаго ее народа. Наука наравить съ поэзіей пользовалась великодушнымъ покровительствомъ арабскихъ государей въ Испаніи. Въ Х-мъ стольтіи, въ владьніяхъ Кордовскаго калифа считалось до 70-ти большихъ книгохранилищъ и до 17-ти высшихъ учебныхъ заведеній. Этотъ блестящій періодъ продолжался собственно только до второй половины XI-го стольтія, то-есть до появленія въ Испаніи Альморавидовъ. Африканскіе пришельцы удержали напоръ христіанъ на мухаммеданскія государства Пиренейскаго

полуострова; но они принесли съ собой религіозный фанатизмъ, давно охладъвшій у ихъ прежде-поселившихся на европейской почвъ единовърцевъ и несовмъстный съ дальнъйшимъ развитіемъ ученой или изящной литературы.

Еще во времена Кордовскаго калифата испанскіе Мавры для войнъ своихъ съ христіанами принуждены были покупать рабовъ, составлявшихъ потомъ весьма-значительную часть мусульманскихъ войскъ на Пиренейскомъ полуостровъ. Этимъ саклабамъ (напоминающимъ турецкихъ янычаровъ и египетскихъ мамелюковъ) обыкновенно ввъряли калифы охраненіе собственной особы. Мелкіе династы XI-го стольтія были не въ состояніи защищать себя противъ христіанскаго оружія и по необходимости уступили мъсто пришлымъ изъ Африки династіямъ. Цветущая пора искусственно-вызванныхъ къ жизни литературы и науки прошла. Массы народа смотръли равнодушно на упадокъ просвъщенія, имъ чуждаго и порою оскорблявшаго сохранившееся у нахъ религіозное чувство. Вообще арабской образованности не доставало самостоятельности. Она могла развиваться только подъ вліяніемъ особенно-благопріятныхъ условій; ей необходимо было покровительство богатой и сильной аристократіи. Почва ислама неудобна для возращенія на ней цвътовъ человъческого мышленія. Г. Дози посвятилъ между прочимъ нъсколько любопытныхъ страницъ (81-123) Аль-Мотассиму, князю Альмерійскому, знаменитому любителю поэзіи и наукъ. Эти страницы внушаютъ читателю участіе къ благородной умственной дъятельности Мотассима и писателей, изъ которыхъ преимущественно состоялъ дворъ его. Въ государствахъ Западной Европы того времени мы конечно не найдемъ ничего подобнаго; но впечатлъніе, производимое описаніями г. Дози, непрододжительно. Образцы, которые ученый авторъ "Изслъдованій о средневъковой Испаніи" приводить изъ произведеній поэтовъ, жившихъ въ Альмеріи при Мотассимъ, подтверждаютъ вполнъ сказанное нами выше о характеръ арабской поэзіи въ Испаніи. Она служила пріятнымъ занятіемъ изп'яженному и досужему сословію, а не выраженіемъ задушевной жизни цълаго народа. Воть, напримерь, одно изъ самыхъ знаменитыхъ стихотвореній той эпохи, сдълавшееся почти народнымъ, потому что всв его знали наизустъ и пъли его. Оно принадлежить Ибн-аль-Хаддаду, прозванному поэтомъ Андалузіи.

"Мнѣ говорятъ: покинь долину Акикскую, бѣги отъ любимой, но не внемлющей любви твоей дѣвы; не возвращайся болѣе къ Аль - Одайбѣ, къ тому ручью, гдѣ ты встрѣтилъ. гордую красавицу, потому что тамъ снова поразятъ тебя острый мечъ и стрѣлы милой дѣвы, покрытой алмазами, наполняющей воздухъ благовоніями. Да, меня не допустили къ тебѣ, но никто не можетъ изгнатъ о̀браза твоего изъ души моей; вдали отъ тебя мнѣ кажется, что ты всегда со мною. О, друзья, восхваляющіе меня за мое смиреніе предъ судьбою и за то, что я предпочитаю сонъ бдѣнію! я не заслуживаю похвалъ вашихъ; засыпая, я увѣренъ, что ты, возлюбленная, явишься мнѣ въ сновидѣніи".

Одинъ изъ сыновей Мотассима, Раффі - ад - Даула, слылъ за великаго поэта. Въ доказательство его дарованій г. Дози приводить стихи, написанные имъ къ другу.

"Чаши, о Абулъ-Ала, наполнены виномъ и ходятъ по рукамъ веселыхъ собесъдниковъ; вътеръ тихо колышетъ вътви деревьевъ; въ воздухъ раздается пъніе птицъ, а горлицы воркуютъ, сидя на самыхъ высокихъ въткахъ. Прійди жь и пей на берегу этого ручья вино чистое и красное, о которомъ можно подумать, что оно выжато изъ ланитъ милаго кравчаго, который намъ его подноситъ".

Не смотря на двойной прозаическій переводъ, чрезъ который прошли эти стихотворенія, они сохраняють, въ особенности второе, слѣды первоначальной прекрасной формы. Но, сравнивъ ихъ содержаніе съ содержаніемъ первыхъ произведеній испанской народной поэзіи, мы поймемъ, почему Аль-Мотассимъ и другіе сходные съ нимъ владѣтели должны были искать защиты и покровительства у африканскихъ магометанъ, мало цѣнившихъ умственное наслажденіе, но ходившихъ въ бой съ непотрясенною вѣрою въ слово пророка.

Большую и главную половину книги г-на Дози занимають изследованія о Сидъ. Кому не извъстно это имя? Изъ кастильскаго героя Сидъ давно обратился въ представителя средневъковаго рыцарства въ его общемъ, благороднъйшемъ значеніи. Благодаря Гердеру, романсы о Сидъ перестали быть исключительнымъ достояніемъ испанской литературы. Они переведены почти на всъ европейскіе языки и принадлежать, по своему характеру, къ небольшому числу всемъ доступныхъ и всеми любимыхъ произведений чистонародной поэзіи. Но историческая изв'єстность кастильскаго рыцаря до сихъ поръ не соотвътствовала той славъ, какою увънчала его поэзія. Еще въ XV-мъ столътіи извъстный испанскій писатель Фернанъ Перецъ де-Гусманъ выразиль свои сомивнія въ истинв событій, о которых в упоминають романсы о Сидъ. Сомнънія эти не прекращались до нашего времени. Въ началъ нынъшняго стольтія Масдеу (Masdeu) посвятиль почти цыльк томь своей "Критической исторіи Испаніи" разбору изв'єстій о Сид'є. Онъ высказаль результать своихъ разысканій въ следующихъ словахъ: "У насъ неть о знаменитомъ Сидъ ни одного свидътельства положительнаго и достовърнаго, или заслуживающаго мъсто въ лътописяхъ нашего народа. Мы не только ничего о немъ не знаемъ, но у насъ нътъ никакихъ доказательствъ его существованія". Г. Дози справедливо вооружается противь неумъстнаго скептицизма испанскихъ историковъ и возстановляетъ, на основаніи неоспоримыхъ свидътельствъ, историческое лицо Родрига Діаца, прозваннаго Сидомъ и Кампеадоромъ. Мы представимъ нашимъ читателямъ краткій обзоръ самыхъ источниковъ, въ которыхъ содержатся матеріалы для возможной біографіи Сида. 1) Едвали не древнъйшій изъ этихъ памятниковъ есть латинское стихотвореніе о Сидъ, принадлежащее XII стольтію и свидьтельствующее о томъ, какъ рано подвиги Сида перещли въ сферу поэзіи (Edélestand du Méril, Poésies populaires latines du moyen âge, Paris 1847, pg-284 и слъд.); 2) поэма о Сидъ, "El poema del Sid", возникшая, по всей въроятности, въ началь XIII стольтія, и 3) почти современная съ поэмою стихотворная хроника "la Crònica rimada del Cid". Къ этимъ двумъ памятникамъ примыкаютъ, по характеру и содержанію, 4) романсы о Сидъ

(Romancero del Cid), собранные впервые Хуаномъ де Эскобаръ. Изъ прозаическихъ памятниковъ назовемъ слѣдующіе: 5) найденную въ Августинскомъ монастырѣ Св. Изидора въ Леонѣ лѣтопись, которую издалъ въ 1792 году Риско, подъ названіемъ "Gesta Roderici Campidocti". Масдеу не признаваль подлинности этой лѣтописи и отрицаль существованіе самой рукописи. Неосновательность его возраженій нынѣ доказана. "Gesta Roderici" относятся къ началу XIII столѣтія. Сочинитель писалъ до вторичнаго взятія Валенціи христіанами въ 1238 году. 6) "Сгопіса general" Альфонса Х-го, названнаго ученымъ. Альфонсъ Х-й жиль, какъ извѣстно, въ XIII-мъ столѣтіи. Четвертая часть его общей лѣтописи содержитъ въ себѣ весьма любопытныя, частью изъ арабскихъ источниковъ заимствованныя свѣдѣнія о Сидѣ. Изданная въ 1512 году "Сгопіса del Cid", по рукописи, хранившейся въ монастырѣ Св. Петра Карденьскаго, есть не что иное, какъ плохая и относительно новая передѣлка той части общей хроники Альфонса Х-го, въ которой разсказаны подвиги Сида.

Въ источникахъ для біографіи Сида, следовательно, неть недостатка. Но Масдеу и писатели сходныхъ съ нимъ мижній основывають свои сомивнія на отсутствіи свидетельствъ, современныхъ Сиду. Действительно, всё памятники, нами исчислевные, принадлежатъ позднъйшему времени. Испанскія літописи, современныя Сиду, не упоминають о немъ. Но можпо ли изъ этого заключить, что самое существование кастильскаго героя есть факть недоказанный? Положимъ, что молчаніе современниковъ о такомъ лицъ, какъ Родригъ Діацъ, въ самомъ дълъ странно; но развъ всъ лътописи того времени дошли до насъ? Г. Дози приводитъ, между прочимъ, краткую льтопись Петра, епископа Леонскаго, излагающую исторію царствованія Альфонса VI-го и содержащую въ себ'в нісколько извістій о Сидів. Петръ Леонскій былъ современникъ Сида, и его словъ достаточно для опроверженія сомпъній Масдеу и другихъ скептиковъ. Літопись епископа Петра потеряна, но отрывки изъ нея сохранились въ сочиненіи Сандоваля "Сіпсо Reves", напечатанномъ въ 1615 году. Сверхъ того, критики, разбиравшіе преданія о Сидъ, опустили изъ виду существованіе другихъ памятниковъ, неоспоримо доказывающихъ историческое существование самого героя. Такъ, напримъръ, въ Бургосъ находится подлинный актъ брачнаго договора между Родригомъ Діацомъ и Хименою, дочерью Діего, графа Овіедскаго. Акть этоть, писанный готическими буквами на пергаменть, составлень 19 іюля 1074 года. Имя Родрига Діада встрівчается также въ нівсколькихъ граматахъ, принадлежащихъ второй половинъ XI - го столътія. Черезъ сорокъ льть посль его смерти о немъ ужь говорять льтописи Южной Франціи; около того же времени онъ ужь успъль сдълаться героемъ народной поэзіи, которая, конечно, украсила д'Ействительность, но не могла однако создать ее изъ ничего. Въ виду такихъ данныхъ всякій скептицизмъ долженъ былъ бы умолкнуть. Г. Дози наносить ему ръшительный ударъ. Онъ нашелъ въ Готской библіотекть сочиненіе Ибнъ-Бассама о поэтахъ, жившихъ въ Испаніи въ V - мъ стольтіи гиджры. Эта рукопись содержить въ себь, между прочимъ, подробное описаніе покоренія Валенціи Сидомъ, составленное въ

1109 году, черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ паденія Валенпіи и черезъ десять послѣ смерти Сида. Это древнѣйшее лѣтописное свидѣтельство о Кампеадорѣ полагаеть конецъ всѣмъ спорамъ. Оно носить на себѣ печать еще не охладѣвшей ненависти къ христіанскому вождю. Слѣдуя указаніямъ г. Дози, мы сообщимъ нашимъ читателямъ краткій очеркъ дѣйствительной, отрѣшенной отъ поэтическихъ примѣсей жизни Сида; потомъ мы разсмотримъ тѣ измѣненія, которымъ подвергся его образъ въ теченіе вѣковъ въ памятникахъ, созданныхъ народною фантазіею. Руководителемъ нашимъ будетъ постоянно г. Дози, у котораго отдѣлъ о Сидѣ обработанъ съ необыкновеннымъ талантомъ и полнымъ знаніемъ предмета.

Имя Родрига Діаца встръчается въ первый разь въ грамать Фердинанда 1-го отъ 1064 года. Годъ его рожденія неизвъстенъ. Отца онъ лишился еще въ детстве своемъ. Когда, по смерти Фердинанда I - го, владенія его перешли къ дътямъ, Родригъ остался при дворъ старшаго сына, Санхо кастильскаго, и повидимому уже играль значительную роль. Междоусобія Санхо съ братьями и сестрами дали Родригу, которому король ввърилъ начальство надъ всемъ своимъ войскомъ, возможность обнаружить те великія свойства, которыми онъ впоследствіи прославился. Въ 1071 году Санхо и брать его Альфонсь, король Леонскій, условились кончить споръ свой судомъ Божівмъ, то-есть битвою. Побъжденный быль обязанъ уступить свои владънія побъдителю. Сраженіе произошло у деревни Гольпехары. Кастильцы были разбиты. Альфонсъ, увъренный въ точномъ исполненіи условій, запретилъ своимъ воинамъ преследовать беглецовъ и не хотелъ проливать крови будущихъ подданныхъ. Но Родригъ уговорилъ Санхо нарушить условіе. "Враги наши отдыхають после победы (сказаль онъ ему ночью): если мы на разсвътъ нападемъ на нихъ снова, то одолъемъ въ свою очередь". Санхо приняль не совствы честный совть и съ остатками разбитаго войска напаль рано утромь на брата. Застигнутые въ расплохъ Леонцы разсъядись; самъ Альфонсъ попался въ пленъ. Вскоре потомъ донъ-Санхо погибъ при осадъ города Заморы, который онъ хотъль отнять у сестры своей Урраки. Всъ его владънія перешли по наслъдству къ брату его Альфонсу VI - му. который предварительно должень быль подвергнуться унизительному обряду и присягнуть въ томъ, что онъ не принималь участія въ смерти убитаго предательскимъ образомъ брата. Присягу эту принялъ Родригъ Діацъ. Понятно, что Альфонсъ не могъ любить надменнаго вассала, который быль причиной его плена и свидетелемъ его униженія. Это не помещало, впрочемъ, Родригу жениться на близкой родственницъ короля, Хименъ, дочери графа Овіедскаго. Около 1081 года Родригъ былъ изгнанъ изъ владіній Альфонса VI-го. Мы не знаемъ, что послужило поводомъ къ этому изгнанію, но съ него начинается та часть жизни Сида, въ теченіе которой онъ сдълался любимцемъ испанскаго народа.

Слѣдующіе за тѣмъ годы Сидъ провель большею частію въ службѣ князя Юсуфа-Аль-Мутамина Сарагосскаго, изъ рода Бени - худовъ. Вотъ почему названный нами выше арабскій писатель говорить о Сидѣ, что онъ обязанъ быль своей славой Бени - худамъ. Родригь не только принималь

участіе въ распряхъ мухаммеданскихъ династовъ, но онъ помогалъ имъ противъ христіанскихъ владътелей, именно противъ Санхо Рамирица, короля Аррагонскаго и Наварскаго, и противъ Раймунда Беренгара, графа Барцелонскаго. У Родрига была своя собственная дружина, въ родъ итальянскихъ кондотъ. Самъ онъ былъ не что иное, какъ смълый кондотьеръ, мало заботняшійся о соблюденіи уставовъ рыцарской чести. Не онъ одинъ жилъ такимъ образомъ въ тогдащией Испаніи; знаменитый родственникъ и сподвижникъ его Альваро Фанецъ служилъ съ наемною дружиною арабскому князю, которому принадлежала Валенція. Дружина эта состояла, по словамъ лѣтописи, изъ бродягъ всякаго рода. Альваро Фанецъ не обращалъ вниманія на различіе въръ; онъ принималь въ ряды свои мухаммеданъ и христіанъ безъ разбора. За-то воины его пріобрѣли незавидную извѣстность. Они грабили, жгли селенія и убивали жителей несчастныхъ містностей, черезъ которыя лежаль ихъ путь. Пленниковь своихъ они часто продавали въ рабство за одинъ клъбъ, кружку вина или фунтъ рыбы. Плънники, которыхъ нельзя было продать, подвергались несравненно худшей участи: имъ ръзали языки, выкалывали глаза и травили ихъ пріученными къ этому дълу собаками. Г. Дози нашелъ въ источникахъ подробности до того отвратительныя, что не решился сообщить ихъ своимъ читателямъ. Къ сожальнію, народный герой испанской поэзіи не отличался оть современниковъ мягкостью нрава, и дружина его ни въ чемъ не уступала дружинъ Альваро Фанеца. Весьма замъчательно въ этомъ отношении находящееся въ лътописи о Сидъ (Gesta) письмо Беренгара Барцелонскаго. Письмо это, въ которомъ Барцелонскій графъ обвиняетъ Сида въ томъ, что онъ поклоняется горамъ и хищнымъ птицамъ, а не истинному Богу, оканчивается следующими словами: "Господь отмстить вамъ за разрушенные вашимъ насиліемъ и поруганные храмы его".

Счастіе изм'єнило Беренгару въ войн'є съ Сидомъ, который разбилъ и взяль его въ пленъ. Мы переведемъ съ перевода г-на Дози то м'єсто поэмы о Сид'є, въ которомъ описывается освобожденіе Барцелонскаго графа изъ плена. Оно даетъ поразительно в'єрное понятіе о грубой и оригинальной эпох'є, къ которой принадлежать эти событія.

"У Сида моего, дона Родрига, идетъ большая стряпня. Графу донъ Реймонду (Беренгару) нътъ до этого дъла; ему приносятъ яства и готовятъ ихъ передъ нимъ, а онъ не хочетъ ѣсть. Онъ смѣется надъ всъми кушаньями. "Я не съъмъ ни одного куска за всъ богатства цѣлой Испаніи. Пусть погибнетъ тѣло мое и пропадетъ душа моя, когда такіе оборванцы (mal calrados) побъдили меня въ битвъ". Послушайте, что говоритъ теперь мой Сидъ Рюи Діацъ: "Отвъдайте, графъ, этого хлѣба, выпейте вина; если вы сдѣлаете то, о чемъ я прошу, вы не будете болье плънникомъ; если нѣтъ, вамъ не видать никогда земли христіанской". Графъ донъ Реймондъ отвъчаетъ: "ѣшьте, Родригъ, и предавайтесь радости, а я уморю себя, потому что я не хочу ѣсть". До третьяго дня они не могли уговорить его; пока они дълили богатую добычу, они не могли убъдить его проглотить кусокъ хлъба. Мой Сидъ сказалъ: "Съъшьте что-нибудь, графъ; если вы не ста-

пете ъсть, вамъ не видать болъе христіанъ; но если вы съъдите вдоволь для меня, я освобожу васъ и еще двухъ рыцарей и отпущу васъ домой". Когда графъ услыхалъ это, онъ сталъ повеселье. "Сидъ, если вы сдълаете, что объщаете, я буду удивляться вамъ до конца жизни". - Вшьте же, графъ, а послъ объда я отпущу васъ и двухъ другихъ. Но знайте, что изъ всего того, что вы потеряли, а я добыль на полів битвы, я не отдамъ вамъ ни одной фальшивой денежки; я ничего не отдамъ вамъ изъ всего потеряннаго вами, потому что оно мит нужно для моихъ вассаловъ, которые служать при мит и терпятъ нужду; я ничего не дамъ вамъ. Я беру у васъ и у другихъ и плачу вассаламъ". Графъ радуется; онъ требуеть воды, чтобы умыть себъ руки, и ему подають воду, подають тотчась. Графъ собирается кушать вмісті съ рыцарями, которых Сидъ отпускаеть съ нимъ. Боже мой, съ какою охотою принимается онъ за это дело! Напротивъ его сидить тоть, кто родился въ благопріятный часъ. "Если вы мало станете фсть, графъ, не вдоволь для меня, мы останемся здесь, мы не покинемъ другъ друга". Тогда графъ сказалъ: "отъ всей души и съ большой охотой". Онъ объдаетъ проворно съ двумя рыцарями; мой Сидъ на него смотритъ и радуется тому, что графъ донъ Реймондъ такъ хорошо дъйствуетъ руками. "Если позволите, мой Сидъ, мы готовы въ дорогу. Прикажите, чтобы намъ подали коней, и мы поъдемъ тотчасъ. Съ того дня, какъ я сталъ графомъ, я не ъль съ такой охотой. Не забуду удовольствія, которое испыталь теперь". Имъ подали трехъ отлично осъдланныхъ коней, хорошее платье, шубы и плащи. Графъ донъ Реймондъ скачетъ среди двухъ другихъ рыцарей. Кастильянецъ провожаетъ ихъ до крайней черты стана. "Вы ъдете, графъ, на полную свободу. Благодарю васъ за то, что вы мнв оставляете; когда вамъ захочется отмстить мив и вы станете искать меня, вы меня легко найдете; если же вы не прикажете меня искать и оставите меня въ поков, у васъ будетъ въ барышахъ кое-что изъ вашего или изъ моего добра". — "Веселитесь, мой Сидъ, будьте здравы и невредимы; я расплатился съ вами за этоть годъ; никому не придеть въ голову искать васъ". Графъ пришпорилъ коня и пустился въ путь; дорогой онъ поворачиваль голову и посматриваль назадъ: онъ боялся, чтобы Сидъ не раскаялся. За всъ сокровища міра не поступиль бы такъ безукоризненный рыцарь: онъ никогда не совершиль безчестнаго дъла".

Видно, графъ Барцелонскій быль другаго мнівнія. Есть причины думать, что характеръ его побівдителя быль ему извістень лучше, чіть жившему півлымъ столівтіемь позже поэту. Суровая простота и драматическое движеніе, составляющія принадлежность приведеннаго нами отрывка изъ поэмы о Сидів, по справедливости обратили на себя вниманіе г-на Дози. Намъ однако кажется, что онъ не замітиль весьма характеристической черты. Родригь готовь выпустить на волю плівннаго графа, но изъ взятой вь битві добычи онъ не уступить ничего, ни даже фальшивой денежки. Съ особенною энергією и нівсколько разъ повторяєть онъ эти слова. Таковы были феодальные герои XI столітія не въ одной Испаніи, но во всей западной Европів. Рыцарскія понятія только-что начинали развиваться и еще не успітли

сгладить предшествовавшей грубости феодальных в нравовь. Сидъ не скрываеть своей любви къ чужому добру. Онъ совершаеть часть своих подвиговъ ради добычи и денежных выгодъ. Онъ ведетъ настоящую торговлю съ мухаммеданскими князьями: одни покупаютъ у него его услуги, другіе—просто миръ. Владълецъ альбарацинскій платилъ Сиду ежегодно 10,000 динаровъ; столько же получалъ онъ изъ Альпуенты, 6,000 изъ Мурвіедро, 6,000 изъ Сегорбіи, 4,000 изъ Херики, 3,000 изъ Альменары, 12,000 изъ Валенціи, пока не овладътъ совсъмъ послъднимъ городомъ. Это исчисленіе еще неполно. Въ книгъ г-на Дози можно найти много подробностей, показывающихъ, какіе огромные доходы бралъ Родригъ съ меча своего.

Въ промежуткахъ между безпрерывными войнами, въ которыхъ принималъ корыстное участіе, изгнанный Сидъ служилъ и королю своему, Альфонсу VI кастильскому; но ему долго не удавалось смягчить гнѣвъ короля. Въ 1092 году Сидъ ходилъ вмѣстѣ съ Альфонсомъ на Альморавидовъ, въ южную Испанію. Въ виду непріятеля, превосходнаго числомъ, Альфонсъ разбилъ укрѣпленный лагерь на горѣ: Сидъ сталъ передъ нимъ внизу, на равнинѣ, выражая такимъ образомъ намѣреніе прикрыть своей дружиной королевское войско. Альфонсъ былъ глубоко оскорбленъ высокомѣріемъ вассала и осыпалъ его упреками. Для избѣжанія еще худшихъ послѣдствій, Сидъ поспѣшихъ удалиться и ушелъ ночью къ Валенціи, давно составлявшей пѣль его желаній.

Ослабленная внутренними смутами Валенція со всъхъ сторонъ была окружена врагами. Состание князья, христіане и мухаммедане равно старались овладіть богатымь городомь. По смерти послідняго государя, царствовавшаго въ Валенцін, городомъ правиль совъть, составленный изъ самыхъ значительныхъ по положенію своему жителей. Это было нечто въ родъ аристократической республики. Въ главъ совъта стоялъ Ибн-Джахафъ, человъкъ безъ дарованій, но властолюбивый, искавшій себъ опоры извиъ. Онъ сносился съ Альморавидами и съ Сидомъ, въ надеждъ со временемъ противопоставить ихъ другъ другу. Г-нъ Дози очень обстоятельно излагаетъ исторію Валенціи во второй половин' XI стольтія. Мы заимствуемъ изъ его изследованій только те факты, которые относятся непосредственно къ Сиду. Летомъ 1093 года Сидъ обложилъ Валенцік. Осада, подробности которой сохранены намъ арабскими писателями, продолжалась около года. Жители, напрасно разсчитывавшіе на помощь своихъ единовърцевъ, были доведены до посл'адней крайности. Они толпами выходили изъ города и предавали себя произволу Сидовыхъ наемниковъ, дабы избъжать голодной смерти. Желая ускорить паденіе Валенціи, Родригь запретиль пускать въ лагерь свой этихъ выходцевъ; захваченныхъ имъ въ плънъ Мавровъ онъ жегъ на кострахъ и травилъ живыхъ собаками. 15-го іюня 1094 года городъ сдался. Сначала Сидъ очень благосклонно обходился съ побъжденными и заслужилъ ихъ признательность. По его приказанію, были задъланы всъ обращенныя къ городу окна кръпостныхъ башенъ, дабы нескромные взгляды не могли проникать во внутренность мухаммеданскихъ домовъ. Онъ также приказаль христіанамъ кланяться Маврамъ и уступать последнимъ дорогу при встрече

съ ними на улицъ. Но кротость эта продолжалась не долго. При описании жестокостей, совершенныхъ Сидомъ къ Валенціи, авторъ разбираемаго нами сочиненія слишкомъ полагается на пристрастныя свид'ьтельства арабскихъ источниковъ. Во всякомъ случаъ, Родригъ былъ суровый властелинъ. Желая овладъть богатствами Ибн-Джахафа, онъ предаль его пыткъ и потомъ казнилъ за утайку нъкоторыхъ драгопънностей. Ибн - Джахафъ былъ сожженъ живой вмъсть съ семнадцатью другими почетными Маврами. Въ числь ихъ погибъ, по предположению г-на Дози, Абу-Джафаръ-аль-Бати, замъчательный писатель, сочиненіемъ котораго объ осадъ Валенціи Сидомъ воспользовался для своей хроники Альфонсъ Х. Родригъ умеръ въ своихъ новыхь владеніяхъ въ 1098 году. Черезъ четыре года после его смерти христіане принуждены были снова покинуть Валенцію и уступили ее Альморавидамъ. У Сида осталось трое дътей: сынъ и двъ дочери. Сынъ былъ убить въ войнь съ Маврами. Потомки его существовали еще въ XIV стольтіи и жили въ городь Валенціи. Старшая дочь Сида, Христина, вышла за мужъ за дона Рамиро, инфанта Наварскаго; вторая, Марія, была супругою Раймонда III, графа Барцелонскаго.

Изъ этого краткаго, но по достовърнымъ источникамъ составленнаго очерка можно видъть, что историческій Сидъ во многомъ отличается отъ того Сида, о которомъ поють испанскіе романсы. Г. Дози показаль, впрочемъ, что въ поэтическихъ памятникахъ средневъковой Испаніи образъ кастильского героя подвергся последовательнымъ измененіямъ, соответствующимъ перемънамъ, которыя произошли въ политическомъ бытъ и образъ мыслей испанскаго народа. Ослушникъ, наказанный гитвомъ Альфонса VI, нарушитель договоровъ, наемный слуга арабскихъ князей, жестокій властитель Валенціи, обращается постепенно въ томнаго любовника Химены и представителя самыхъ утонченныхъ понятій о рыцарской чести и в'врности. Приступая къ вопросу о древности отдъльныхъ поэтическихъ памятниковъ, которыхъ героемъ является Сидъ, г. Дози отрицаетъ совершенно вліяніе Арабовъ на испанскую поэзію, о которомъ такъ много толковали другіе ученые. Извъстно, что Конде приписывалъ Арабамъ самую форму романса; Гаммеръ нашелъ у нихъ первыя ottave rime; Форіэль посвятиль цѣлую главу своего знаменитаго сочиненія о провансальской поэзіи изслідованію отношеній, существовавшихъ между арабскою и провансальскою литературами. Ученый знатокъ романскихъ литературъ, Фердинандъ Вольфъ, давно выразилъ сомивніе въ двиствительности арабскихъ вліяній на поэзію южныхъ народовъ Европы. Къ сожалънію, превосходные труды Вольфа не пользуются должною извъстностью и не всъмъ доступны, потому что онъ печаталь ихъ статьями въ періодическомъ изданіи (Вънскихъ Лътописяхъ) и не издаваль отдельно. Воть что говорить г. Дози:

"Арабо-испанская поэзія—классическая, потому что она подражала древнимъ образдамъ, была исполнена образовъ, заимствованныхъ изъ жизни въ пустынъ, непонятныхъ для массы народа и еще въ большей степени для иностранцевъ. Языкъ поэтическій быль языкъ мертвый; сами Арабы понимали его и писали на немъ только вслъдствіе долгаго и основательнаго изу-

ченія древнихъ поэмъ, какъ напримъръ Моаллакъ, Гамазы, Дивана шести поэтовъ, комментаторовъ и старыхъ лексикографовъ. Иногда даже поэты ошибались въ употребленіи нъкоторыхъ устаръвшихъ словъ. Эта родившаяся во дворцахъ поэзія обращалась не къ народу, а къ людямъ образованнымъ, вельможамь и князьямь. Могла ли поэзія, столь ученая, доставлять образцы смиреннымъ и невѣжественнымъ кастильскимъ жонглерамъ? Что касается до благородныхъ трубадуровъ Прованса, то прекрасныя дамы, пиры, турниры н война не оставляли имъ досуга, необходимаго для многольтняго изученія арабскихъ стихотвореній. Я сказаль: многольтняго, и не беру назадъ своего выраженія. Даже въ настоящее время можно найдти много оріенталистовъ, вполнъ понимающихъ обыкновенный арабскій языкъ историковъ, но ошибающихся почти на каждомъ шагу, когда дело идеть о переводе стихотвореній. Языкъ поэтовъ требуеть особаго изученія. Тоть, кто хочеть свободно читать арабскихъ поэтовъ, долженъ посвятить на это целые годы. Языкъ поэзін отличается, конечно, у всіхть народовь оть языка прозы; но нигдіз это различіе не обозначилось такъ ръзко, какъ у Арабовъ".

Къ подтвержденію мивнія г. Дози служить отсутствіе пов'єствовательныхъ произведеній у испанскихъ Арабовъ, у которыхъ почти исключительно процебтала лирика. Нашему автору изв'єстны только два стихотворенія такого рода, не имъющія, впрочемъ, ничего общаго съ романсами. У Арабовъ нъть вовсе романсовъ, и предположение, что мавританские романсы, "Romans moriscos", переведены на испанскій съ арабскаго, не заслуживаеть никакого въроятія. Эти вычурныя произведенія принадлежать XVI-му и XVII-му стольтіямь. Замітимь, впрочемь, что въ дополнительныхъ примічаніяхь къ нъмецкому переводу "Исторіи Испанской Литературы" Тикнора находятся любопытныя указанія на существованіе у испанскихъ Мавровъ чего-то въ родъ народной поэзіи. До сихъ поръ, на съверномъ берегу Африки, тангерскіе и тетуанскіе Мавры поють п'всии, содержащія въ себ'в брань на жителей Кордовы и Гранады и другіе намеки изъ временъ мухаммеданскаго владычества надъ Пиренейскимъ полуостровомъ. Лейденскому профессору были также, повидимому, неизвъстны многіе образцы повъствовательной поэзів у Арабовъ, о которыхъ говорится въ вышеупомянутыхъ примъчаніяхъ (томъ II, стр. 680).

Пороки Сида были принадлежностью цёлой касты, а не одного лица; въ глазахъ современниковъ они были великими качествами. Непокорный вассаль высказываль громко и заявляль дёлами образъ мыслей всего феодальнаго сословія. Надобно, сверхъ того, сказать, что кастильское дворянство, далеко уступавшее въ силё и значеніи аррагонскому и французскому, постоянно стремилось къ такому же положенію въ государствів. Тімъ большее сочувствіе внушаль ему строптивый Родригь, котораго вся жизнь прошла въ распряхъ съ Альфонсомъ VI. Стихотворная хроника и древнійшіе романсы съ особенною любовью указывають на эту сторону въ характерів Сида. Не заботясь объ исторической точности, они приписывають ему всів великія дізла Фердинанда I, хотя настоящая дізятельность Сида начинается ужь при сыновьяхъ этого короля. Когда (говорить стихотворная хроника) императоръ

германскій потребоваль оть Фердинанда присяги въ вѣрности, послѣдній не зналь, что дѣлать, и горько жаловался на судьбу свою. Жалобъ этихъ никто не слушалъ. Наконецъ онъ рѣшился послать за Родригомъ, который отвѣчаль должнымъ образомъ на требованія германскаго императора и потомъ разбиль соединенныя силы всѣхъ европейскихъ народовъ, грозившія его королю. Во время переговоровъ о мирѣ, Фердинандъ отправился съ Родригомъ, по словамъ той же хроники, въ непріятельскій лагерь, гдѣ никто не могъ отличить короля отъ вассала. Фердинандъ предлагаеть наконецъ Сиду престоль свой, отъ котораго послѣдній отказывается.

Во всемъ этомъ разсказъ нътъ ни одного истиннаго событія; тъмъ не менъе онъ не лишенъ занимательности. Изъ него можно, съ одной стороны, видъть древнъйшее воззръне на Сида, съ другой — особенное, можно сказать, ей исключительно принадлежащее свойство древней испанской поэзіи. Въ ней мало лирическихъ элементовъ; нътъ ничего мечтательнаго; она заимствуетъ свое содержаніе изъ сферы дъйствительной, изъ исторіи. Но здъсь воображеніе поэтовъ создасть, въ угоду народной гордости, небывалыя событія и не полагаетъ никакихъ границъ своимъ правамъ. Оно по своему передълываетъ исторію. Черезъ столътіе послъ смерти Фердинанда I, его эпоха уже была совершенно преображена народными поэтами. Ему была предоставлена отчасти та же роль, какую Карлъ-Великій играетъ въ романсахъ каролингскаго цикла. Сидъ замъняетъ Роланда и Оливьера.

Мы видъли отношенія Сида къ королю. Старинный романсъ поетъ также объ его поступкахъ съ папою.

Разсказъ, содержащійся въ этомъ романсь, принадлежить къ той же сферъ, къ которой относятся баснословныя войны Фердинанда I, его побъда надъ германскимъ императоромъ и взятіе Кастильцами Парижа. Сидъ нивогда не быль въ Римъ. Свидание его съ папою — дъло народнаго воображения, которое приводило своего любимца въ соприкосновение со всеми властями того времени. Замътимъ, впрочемъ, что Сидъ не былъ исключительно представителемъ одного феодальнаго сословія: низшіе классы народа также присвоивали его себъ. По нъкоторымъ преданіямъ, мать Сида была простая поселянка; по другимъ, отецъ его былъ мельникъ. Зятья его, инфанты коріонскіе, жаловались, по свид'втельству романса, на то, что имъ, сыновьямъ королей, родственникамъ императоровъ, пришлось жениться на дочеряхъ пахаря. Такимъ образомъ Сидъ принадлежитъ по рожденію двумъ сословіямъ, къ которымъ преимущественно обращалась народная поэзія. Поэты того времени, по върному замъчанію Дози, жонглеры, переходили изъ замка въ замокъ, изъ деревни въ деревню и пъли тамъ свои произведенія. Повидимому, они мало посъщали города, потому что горожане, въроятно слишкомъ занятые матеріальными интересами, р'ёдко являются въ поэмахъ и романсахъ. Жонглеры говорять только о дворянахъ, да о крестьянствъ--сословіяхъ, которыя, по положенію своему въ Кастиліи, были тісно между собою связаны и за одно поддерживали феодальныя начала. Отношенія кастильскихъ городовъ были совсъмъ другія: пользуясь значительными муниципальными льготами, они очень ръдко вступали въ споръ съ монархическою

властью и доставили ей въ эпоху Фердинанда и Изабеллы, своими ополченіями, или Германдадой, ръшительный перевъсъ надъ феодальнымъ дворянствомъ.

Возьмемъ теперь другую сторону Сида, также смягченную впослѣдствіи. Всякому образованному читателю извѣстно, какимъ страстнымъ и почтительнымъ любовникомъ является Сидъ въ романсахъ позднѣйшаго происхожденія. Стихотворная хроника представляеть его отношенія къ Хименѣ совсѣмъ въ другомъ видѣ. Родригъ женился на ней противъ собственной воли, въ угоду королю, желавшему положить конецъ междоусобіямъ, которыхъ театромъ была Кастилія. Бракъ былъ, слѣдовательно, чисто политическій. Характеръ самой Химены не отличается вначалѣ особенною женственностью. Она отправляется ко двору короля Фердинанда съ жалобою на Родрига, убившаго ея отца и державщаго въ плѣну ея братьевъ. Король объясняетъ ей смутное положеніе государства и трудность наказать ея обидчика. Когда Химена Гомецъ услышала эти слова: "Ради Бога, государь", сказала она, не сердитесь на меня за то, что я предложу вамъ. Я вамъ покажу, какъ можно успокоить Кастилію и другія государства ваши. Выдайте меня замужъ за Родрига, за того, кто убиль отца моего".

Мы совершенно согласны съ слъдующими замъчаніями г-на Дози. Химена предлагаеть свою руку Родригу не вследствіе пламенной страсти, а изъ чувства долга. Она не любить Родрига, но жертвуеть собою, ибо надъется отвратить такимъ образомъ бъдствія, угрожающія Кастиліи. Въ одномъ изъ древнъйшихъ романсовъ проглядываеть, впрочемъ, личное чувство женщины, неясная надежда на счастіе. "Тотъ, кто надълаль мив такъ много зла, окажеть мив, быть можеть, и добро", говорить она. Родригь сначала отвычаетъ отрицательно на предложение Фердинанда вступить въ бракъ съ Хименою, но потомъ женится и живеть съ нею счастливо. Чувство рыцарской любви къ женщинъ и почтительное обращение съ нею принадлежать, на равнъ съ чувствомъ рыцарской върности государю, къ позднъйшимъ явленіямъ средневъковой испанской жизни. XI-му въку они были почти неизвъстны. Женщина въ тогдашней Испаніи была візрною подругою и отголоскомъ миізній мужа, а не идоломъ, принимающимъ поклоненіе обожателей. Въ извъстномъ сочинени принца донъ Хуана-Эммануила, въ "Графъ Луканоръ", находится весьма любопытный разсказъ объ Альвар'в Фанецъ и его супруг'в. Одинъ изъ родственниковъ Альвара замътилъ ему, что онъ слишкомъ подчиняется своей женъ, донъ Васкуньянъ. Донъ Альваръ объщалъ ему скорый отвъть и черезъ нъсколько дней выъхаль съ нимъ и женою на прогулку. Рыцари вхали впереди, дама следовала за ними. На дороге имъ встрътилось стадо коровъ, и донъ Альваръ сказалъ своему родственнику: "посмотрите, брать мой, какія у насъ здісь прекрасныя лошади".--"Какъ, лошади? въдь это коровы!"-, Я боюсь, не сошли ли вы съ ума, братъ мой. Это настоящія лошади". Різшеніе спора предоставлено было подъйхавшей къ тому времени донъ Васкуньянъ. Сначала ей самой показалось, что она видить коровъ, но узнавъ митніе мужа, тотчасъ съ нимъ согласилась, ибо была увърена, что онъ никогда не ошибается. Нъсколько разъ во время

Digitized by Google

прогулки повториль донь Альварь свой опыть съ однимь и тымь же успыхомь, и тымь доказаль быдному родственнику, который начиналь сомнываться вы свидытельствы собственных глазь, неосновательность его предположеній. Отсюда произошла испанская поговорка: когда мужь говорить, что ручей течеть обратно къ источнику, добрая жена должна ему вырить и съ нимь соглашаться. Въ древныйшихъ памятникахъ поэзіи, Химена походить на дону Васкуньяну. Особенно въ поэмь о Сиды хорошо обрисованы ея покорность и безграничная преданность волы супруга. Оть нея выетъ правственной чистотой, удаляющей возможность всякаго сравненія съ героинями бретанскаго цикла, которыя безь зазрынія совысти отдають руку убійцы отца или супруга, уступая голосу любви. Для нихъ не существуеть понятій о долгы и нравственныхъ приличій. Г. Дози полагаеть, что романсы бретанскаго цикла не имыли успыха въ Испаніи по причины господствующаго въ нихъ воззрынія на женщинь.

Къ числу самыхъ характеристическихъ эпизодовъ поэтической біографіи Сида принадлежитъ сватовство и женитьба инфантовъ коріонскихъ на его дочеряхъ. Сватомъ былъ самъ король Альфонсъ VI-й. Нехотя согласился Сидъ исполнить волю короля и выдаль дочерей за инфантовъ.

"Сидъ мой жилъ въ Валенціи со всеми вассалами своими; при немъ находились оба зятя его, инфанты коріонскіе. Онъ лежаль на одр'в покоя; Кампеадоръ спалъ. Тогда, знайте это, случилось очень нехорошее происшествіе. Левъ сорвался съ цъпи, которою онъ быль прикованъ, и вышель изъ клетки. Тъ, которые стоятъ на дворъ, исполнены страха; спутники Кампеадора обернули руки, виъсто щитовъ, плащами: они окружаютъ кровать и не хотять покинуть своего господина. Фернандъ Гонзалецъ \*) не зналъ, куда спрятаться. Онъ не нашелъ двери ни въ комнату, ни въ башню; страхъ его быль такъ великъ, что онъ забился подъ кровать. Діего Гонзалецъ выскочиль въ дверь, крича: "никогда не видать миъ болъе Коріона". Испуганный, онъ спрятался за давильную (винограда) и вымараль свой плащъ и панцырь. Тогда проснулся тотъ, кто родился въ благопріятный часъ. Онъ видить своихъ храбрыхъ воиновъ около кровати своей: "Что случилось съ вами, товарищи, чего хотите вы?". ..., Ахъ, многоуважаемый господинъ, левъ насъ засталъ въ-расплохъ". Но Сидъ оперся на локоть и всталъ. Накинувъ плащъ на плечи, онъ прямо пошелъ ко льву. Когда левъ завидъль его, ему стало стыдно предъ Сидомъ: онъ силонилъ голову. Мой Сидъ, донъ Родригъ, взялъ его за гриву, отвелъ въ клютку и заперъ. Всъ бывшіе тамъ удивлялись; оставивъ дворъ, они возвратились потомъ въ палаты. Сидъ позвалъ зятьевъ своихъ, но ихъ не могли отыскать; ихъ зовутъ, но они не откликаются; наконецъ ихъ нашли, и они явились. Оба были очень бледны. Никогда не прійдется вамъ слышать такихъ насмещекъ, какія говорились въ то время. Мой Сидъ Кампеадоръ не позволиль болъе смъяться надъ зятьями, но инфанты коріонскіе считали себя жестоко

<sup>\*)</sup> Одинъ изъ инфантовъ. Его не должно смъшивать съ Фернандомъ Гонзалецомъ, который сдълался героемъ отдъльнаго цикла романсовъ.

оскорбленными; они пришли въ бъщенство отъ того, что съ ними случилось".

Вскор'в посл'в приключенія со львомъ, Родригь одержаль большую побъду надъ Маврами. Инфанты не показали особеннаго мужества въ битвъ, однако они получили на свою долю хорошую часть добычи. Тогда они ръшились воротиться домой съ супругами своими. Родригъ согласился ихъ отпустить и даль имъ въ провожатые племянника своего Фелеца Муніоса. При самомъ началъ путешествія коріонскіе инфанты обнаружили вполиъ свое коварство: они хотели убить и ограбить богатаго Мавра, Сидова друга, у котораго нашли гостепріимный пріемъ. Но у нихъ были еще худшіе замыслы, которые они намърены были привести въ исполнение въ дремучемъ лъсу. Здъсь остановились на ночлегь инфанты. На разсвътъ они отправили впередъ свою свиту и остались наединъ съ своими супругами. Въ надеждъ на безнаказанность, въроломные рыцари высказали дочерямъ Сида свою ненависть и желаніе отомстить за обиды, нанесенныя имъ въ Валенціи. Б'тдныя жены умоляють инфантовъ отрубить имъ головы знаменитыми мечами Коладою и Тизономъ, которые Сидъ даль зятьямъ, снаряжая ихъ въ дорогу. Предатели не слушаютъ моленій и до изнеможенія быютъ женъ своихъ шпорами и ремнями. Когда жертвы ихъ жестокости перестали уже кричать оть боли, инфанты оставили ихъ леснымь зверямь и хищнымь птицамь, а сами пустились въ дальнъйшій путь. Но върный Фелецъ Муніосъ видълъ издали поступокъ инфантовъ и во-время явился на помощь двоюроднымъ сестрамъ. Онъ привелъ ихъ въ чувство, напоилъ холодной водой и, посадивъ на своего коня, вывель изъ лъса. Когда Сидъ узналъ о томъ, что случилось, "онъ долго думалъ и молчалъ. Потомъ онъ поднялъ руку и коснулся ею бороды своей. Хвала Христу, владыкъ міра! Инфанты коріонскіе оказали мить большую честь. Клянусь этою бородою, до которой никто не дотрогивался, инфанты недолго будуть радоваться своему дълу. Я съумъю выдать дочерей моихъ замужъ".

Сидъ дъйствительно отомстилъ зятьямъ своимъ; они принуждены были отдать назадъ богатое приданое, мечи Коладу и Тизона, и всенародно сознаться въ безчестномъ поступкъ. Дочери Сида вышли вторично замужъ за инфантовъ Наварскаго и Аррагонскаго. Г. Дози полагаетъ, что жонглеръ, которому мы обязаны поэмою о Сидъ, руководился въ этомъ эпизодъ личною ненавистью къ двумъ знатнымъ фамиліямъ Гомесъ и коріонскихъ инфантовъ. Трудно доказать върность этого предположенія. Для насъ важнъе всего черты жестокихъ феодальныхъ нравовъ, которыхъ представителями явились коріонскіе инфанты. Прибавимъ, сверхъ того, что въ поэмъ о Сидъ нравы и обычаи настоящіе выставлены не такъ рѣзко и сурово, какъ въ стихотворной хроникъ, которая, очевидно, ближе къ народному преданію.

Мы привели выше нъсколько историческихъ свидътельствъ, изъ которыхъ видно, что Родригъ не всегда строго держалъ данное слово. Конечно, въ этомъ отношеніи онъ такъ же отступаетъ, какъ и во многихъ другихъ, отъ правилъ рыцарской чести. Но современники едвали ставили ему въ укоръ эту черту, о которой не безъ удовольствія упоминаютъ поэтическіе

памятники. Когда изгнанный Сидъ выбажаль изъ Бургоса (разсказываетъ поэма о немъ), ему понадобились деньги. Онъ велъль набить пескомъ два большіе сундука и обмануль двухь Бургосскихъ Евреевъ, которымъ заложилъ эти ящики за 600 марокъ. Евреи поверили ему на-слово, приняли песокъ вмъсто объщанныхъ драгоцънностей и обязались не открывать сундуковъ въ теченіе цілаго года. Позднівішій поэть, излагая этоть случай, прибавляетъ, что въ этихъ ящикахъ хранилось "злато Сидова слова". У жонглера XIII-го стольтія вовсе ньть такихь понятій. Онь просто разсказываетъ происшествіе, въ которомъ, по его мивнію, обнаруживались умъ и хитрость кастильскаго героя. Вообще честность и правдолюбіе не считались на Пиренейскомъ полуостровъ, въ эпоху Сида, необходимыми принадлежностями феодальнаго воина. Здъсь видно вліяніе мухаммеданскихъ нравовъ. "Воевать, значить обманывать", сказаль Мухаммедъ. Когда Родригь жиль въ Валенціи, онъ, по словамъ Ибн-Бассана, заставлялъ себъ читать сказанія о подвигахъ Арабовъ. Никто изъ мухаммеданскихъ вождей не возбуждаль вы немы такого восторга и не внушаль кы себь такого участія, какъ Аль-Мохалабъ, прозванный лжецомъ. Къ этому Мохалабу обратился современный арабскій поэть съ следующимь стихомь: "Ты быль бы благороди-вишій изъ витязей, если бъ ты имъль привычку говорить правду". Упревъ поэта не помрачилъ, повидимому, чести арабскаго героя. Г. Дози приводить о немъ другое, бол ве-положительное и согласное съ идеями той эпохи свидътельство: "Аль-Мохалабъ былъ ученый знатокъ Корана; ему извъстны были слова пророка, сказавшаго, что всякая ложь будеть сочтена за таковую, за исключеніемъ трехъ случаевъ: лжи, сказанной для примиренія двухъ ссорящихся; лжи мужа, объщающаго что-нибудь женть своей, и лжи воина, произносящаго угрозы предъ битвою".

Во всеобщей хроник Альфонса X-го характеръ Сида является намъ уже нъсколько смягченнымъ. Король-лътописецъ не могъ питать сочувствія къ мятежному вассалу и охотно приводитъ заимствованныя имъ изъ арабскихъ источниковъ показанія о жестокости Сида. Зато онъ изображаетъ его отношенія къ Альфонсу VI-му въ лучшемъ и болье приличномъ настоящему рыцарству видъ, чъмъ стихотворная хроника и даже поэма.

По мѣрѣ укрѣпленія въ Испаніи монархическихъ понятій и рыцарскихъ идей, составители романсовъ болѣе и болѣе стирають суровыя черты настоящаго Сида и приближають его къ своей эпохѣ. Эти романсы вытѣснили изъ народнаго употребленія другіе, болѣе древніе памятники поэзіи, въ которыхъ дѣйствительность отразилась чище и вѣрнѣе. Можно сказать, что исторія и поэзія дѣйствовали въ этомъ случаѣ за-одно. Историческія компиляціи XVI и XVII столѣтій, упоминающія о Сидѣ, возникли подъ вліяніемъ идей, совершенно чуждыхъ XI-му вѣку. Даже Филиппъ II увлекся общимъ направленіемъ и питалъ глубокое уваженіе къ памяти представителя строптивой аристократіи, которая такъ долго задерживала въ Испаніи прочное укрѣпленіе монархическаго начала.

Оканчивая обзоръ прекрасной книги г. Дози, мы подълимся съ нашими читателями пріятнымъ извъстіемъ о его намъреніи издать полную исторію

средневъковой Испаніи. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что изъ современныхъ ученыхъ никто не можетъ выполнить эту задачу съ такимъ успѣхомъ, какъ онъ. Да будетъ намъ позволено выразить еще одно желаніе. Русская литература крайне бѣдна переводами произведеній средневъковой поэзіи. Поэма о Сидѣ принадлежитъ къ числу первоклассныхъ памятниковъ этой поэзіи и способна возбудить участіе всякаго образованнаго читателя. Простотою формы, занимательностью содержанія она несравненно выше рыцарскихъ романовъ XII и XIII столѣтія, написанныхъ въ остальной Европѣ: это чисто эпическое произведеніе. Неужели никто изъ нашихъ молодыхъ поэтовъ и ученыхъ не возьметь на себя труда подарить насъ переводомъ замѣчательнаго памятника, изъ котораго лучше, чѣмъ изъ многотомныхъ разсужденій, можно понять жизнь Пиренейскаго полуострова въ одинъ изъ самыхъ любопытныхъ періодовъ его исторіи?

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦІИ И ГЕРМАНІИ ВЪ 1847 ГОДУ \*).

## Статья первая.

Литературная производительность Европы находится въ постоянномъ возрастаніи. Въ одномъ 1846 году вышло навіврно болбе книгь, чімь въ теченіе первыхъ ста льтъ, прошедшихъ посль Гуттенбергова изобрьтенія. Но можно ли вмінить западнымь литературамь въ достоинство такое богатство явленій? Что вызвало его: действительныя требованія науки и жизни, или бользнь дряхльющаго и празднаго общества, какъ говорять многіе? Они оправдываютъ строгость приговора сравненіемъ Римскаго общества временъ Имперіи съ настоящимъ европейскимъ. Для обоихъ наступила пора усталости послъ страстнаго напряженія силь. Новое покольніе холодно смотрить на цели, достижение которыхъ составляло жизненную задачу отцовъ. но до сихъ поръ ему не удалось уяснить своихъ собственныхъ, болъе достойныхъ цълей. Господствующій образъ мыслей отняль много побужденій, господствующій порядокъ вещей много средствъ къ дъятельности. Положеніе не нормальное, не удовлетворяющее самымъ законнымъ потребностямъ отдъльныхъ лицъ и народовъ. Римлянинъ искалъ въ спорахъ риторовъ, въ бойняхъ цирка вознагражденія за отнятыя у него пренія форума, за другія битвы, въ которыхъ и онъ могъ бы не краснізя явиться ратникомъ. Человъкъ нашего времени старается найти въ книгъ то, чего не даетъ ему дъйствительность: движеніе, захватывающіе вниманіе вопросы. Онъ хочетъ умственнымъ напряженіемъ замізнить недостатокъ положительной дізя-

<sup>\*)</sup> Эти статьи, равно какъ и слъдующін за ними, напечатаны въ "Современникъ" 1847 (кп. 9) и 1848 года (кн. 1 и 11).



тельности. Странное явленіе! Жизнь наводить на душу сонь; разгонять его должна литература, которая есть не что иное, какъ искусственное отраженіе жизни. Исторія сділалась для насъ тімь, чімь быль нівкогда для Римлянь циркь: бойцами являются прошедшія поколівнія, зрителями—томимые скукою, праздные Европейцы XIX віка. Справедливо ли это мнівніе и историческая аналогія, на которой оно отчасти основано? Отвітомь на этоть вопрось должны служить отчеты о движеніи исторической литературы во Франціи и въ Германіи, которые отнынів будуть постоянно пом'єщаться въ "Современників".

Быть можеть, такое объщание покажется слишкомъ гордымъ. Не одна исторія обращаеть на себя вниманіе читателей и усилія ученыхь, слівдовательно она не можетъ быть полною представительницею умственной жизни западныхъ народовъ. Любознательности открылась огромная область естественныхъ наукъ съ ея неистощимыми богатствами и нежданными откровеніями. Можно сказать, что ни одна отрасль человъческаго знанія не возбуждаеть теперь большаго участія, ни одна не объщаеть такихъ наградъ за трудъ, ей посвященный. Только ограниченность или невъжество могутъ равнодушно смотръть на великіе успъхи химіи и физіологіи. Кромъ возможности безконечныхъ улучшеній во внішнемъ быть обществь, діло идеть о ръшени вопросовъ, неръшимыхъ во всякой другой сферъ. Для историка, наприм'тръ, различіе породъ человтческихъ существуеть, какъ нтито данное природою, роковое, необъяснимое ни въ причинахъ, ни въ слъдствіяхъ. Можно догадываться, что это различіе находится въ тесной связи съ началомъ національностей, что оно, какъ тайный діятель, участвуеть въ безконечномъ множествъ явленій; но одна физіологія въ состояніи въ этомъ случать перевести отъ догадки къ уразумтнію самого закона. Во многихъ недавно вышедшихъ учебныхъ книгахъ исторіи уже находятся предварительныя свёдёнія о переворотахъ и состояніи самой планеты нашей, съ указаніемъ на новыя открытія геологіи и т. д. Число идей, выработанныхъ въ сферъ естествовъдънія и различными путями проникающихъ въ другія науки, безпрестанно увеличивается. Но нельзя въ то же время не замътить опаснаго заблужденія техь немалочисленных защитниковь естествоведенія, которые видять въ немъ вънецъ современной образованности и хотять дать ему нервое мъсто въ воспитания, съ ръшительнымъ перевъсомъ надъ науками историческаго и филологическаго содержанія. Здівсь говорится не о спеціалистахъ, которые отстаивають свой предметь потому только, что не знають ничего другаго, а о людяхъ мыслящихъ и многостороние образованныхъ, но увлеченныхъ складомъ ума болъе мечтательнымъ, чъмъ точнымъ. Ослъпленные блестящими успъхами естественныхъ наукъ, они не замътили, что эти успъхи въ связи съ общимъ движеніемъ, совершающимся въ сферъ знанія. Незнакомые съ великими завоеваніями исторіи и филологіи, съ новою критикою, которая на основаніи точныхъ и в'єрныхъ законовъ дъйствуеть съ математическою строгостію, они упустили изъ виду даже ть богатыя заимствованія, которыя гонимыя ими науки сдълали изъ области естествознанія. Но этоть споръ имфеть не одно теоретическое значеніе; онь

касается высшихъ вопросовъ нравственныхъ и общественныхъ. Отъ его ръшенія зависить воспитаніе и, следовательно, участь будущихъ поколеній. Смъемъ думать, что побъда останется не на сторонъ такъ называемыхъ реалистовъ. Старая распря человъка съ природою почти кончена: природа уступаетъ ему свои тайны и свои силы. Понятна вся важность этой побъды. Ея следствія должны обнаружиться не въ одномъ обогащеніи науки или витинемъ благосостояни народовъ, а въ болте ясномъ взглядт на самую жизнь. Но нравственныя потребности человъка еще не удовлетворены такимъ торжествомъ. Природа противникъ ему не равносильный: ея сопротивленіе страдательное. Она есть только подножіе исторіи, въ сфер'я которой совершается главный подвигь человека, где онъ самъ является зодчимъ и матерьяломъ. Въ пъсняхъ скандинавской Эдды сохранился глубокій миеъ о Торъ и Бальдеръ. Торъ — олицетвореніе природы, самый сильный нзъ боговъ; но онъ безсмысленно добродушенъ и безсмысленно жестокъ, его сила служить другимъ, а не ему. Иное значеніе дано Бальдеру, представителю правственной, т. е. исторической жизни. Онъ носить название бога крови и слезъ; но онъ разуменъ и прекрасенъ: около него вращается судьба скандинавских в боговы. Его гибель влечеть за собою ихъ паденіе. Такъ опредъляль поэтическій смысль древнихь покольній вопросъ, занимающій мыслителей XIX въка.

Исторія по самому содержанію своему должна болѣе другихъ наукъ принимать въ себя современныя идеи. Мы не можемъ смотрѣть на прошедшее иначе, какъ съ точки зрѣнія настоящаго. Въ судьбѣ отцовъ мы ищемъ преимущественно объясненія собственной. Каждое поколѣніе приступаетъ къ исторіи съ своими вопросами; въ разнообразіи историческихъ школъ и направленій высказываются задушевныя мысли и заботы вѣка. Воть на какомъ основаніи обзоръ исторической литературы можетъ быть отчетомъ о движеніи общественнаго мнѣнія въ Западной Европѣ.

Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne, par Francisque Michel, Paris, 1847 (Исторія прокляти́хъ породъ, Франциска Мишеля).

Францискъ Мишель давно извъстенъ своими изданіями памятниковъ древней французской литературы. Въ исторіи "проклятыхъ породъ" онъ посвятиль свои изслъдованія одному изъ самыхъ странныхъ и темныхъ историческихъ вопросовъ. Книга его составлена съ величайшею добросовъстностію. Не довольствуясь изученіемъ существующихъ уже сочиненій объ избранномъ имъ предметъ, авторъ посътилъ большую часть мъстностей, гдъ живуть или жили каготы и другіе отверженцы, собралъ изустныя преданія, народныя пъсни и повъриль ихъ свидътельствами архивовъ.

Исторія проклятых в породъ, говорить онъ, могла бы служить лучшимь

доказательствомъ неодолимаго владычества предразсудковъ и безсилія закона надъ нравами, которые онъ осуждаетъ. Понятно, почему Евреи, потомки распявшихъ Христа, стали предметомъ ненависти и презрѣнія для христіанъ; сношенія съ ними почти всегда обращались къ невыгодѣ послѣднихъ; услуги ими оказанныя забывались, а тяжкія условія оставались въ памяти; самый родъ занятій и невольное смиреніе Евреевъ не могли возвысить ихъ во мнѣніи племенъ земледѣльческихъ и воинственныхъ. Еще понятнѣе причины народной вражды къ Цыганамъ, племени безъ вѣры и безъ законовъ, живущему воровствомъ и обманомъ. Но Каготы, Чуетасы, Вакеросы и т. д. ни въ чемъ не сходны съ Евреями и Цыганами; ихъ вѣра та же, что у ихъ сосѣдей; они жили честными и полезными промыслами. Гдѣ же основаніе ненависти и отвращенія, которыхъ они постоянно были предметомъ?

Самая замъчательная и многочисленная изъ проклятыхъ породъ — каготы. Подъ разными именами разстяны они въ западной и южной Франціи: въ Нижней Наварръ, въ землъ Басковъ, въ Беарнъ, Гвіеннъ, Нижнемъ Пуату, Бретани и Менъ. Испанскіе каготы или аготы живуть большею частью въ Верхней Наварръ и въ Бастанской долинъ. Въ Бискай ихъ нътъ вовсе. Но въ сосъдней Гвипускоъ юнты не разъ принимали противъ нихъ жестокія міры. Происхожденіе каготовъ, уже загадочное въ конців Средняго въка, становится темнъе день ото дня. Вопросъ этотъ подалъ поводъ къ предположеніямъ болье или менье въроятнымъ и остроумнымъ; но достовърно то, что эти люди, униженные общественнымъ мнъніемъ, носили на себъ какую - то печать проклятія и были повсюду гонимы какъ прокаженные, которыхъ видъ и прикосновеніе наводили страхъ. Ихъ не называли по имени, а просто каготами или христіанами. Ихъ хижины строились подъ свнью колоколень и башень, въ некоторомъ разстояни отъ деревень, въ которыя имъ разръщенъ былъ входъ только въ качествъ кровельщиковъ и плотниковъ и для слушанія божественной службы. Въ церкви имъ назначена была особенная, небольшая дверь для входа и выхода; святую воду имъ подавали также изъ особенной кропильницы или на палкъ. У нихъ было свое мъсто въ храмъ, гдъ они стояли отдъленные огъ прочихъ върующихъ. Даже надъ прахомъ ихъ тяготъло отверженіе; на кладбищахъ ихъ могилы заботливо отделялись отъ техъ, где опочили люди чистой породы. Мысль, что въ каготахъ нътъ ничего человъческаго, до того укоренилась въ народъ, что нищій отець могь позволить дочери просить подалнія и ни зачто не даль бы согласія на бракъ съ каготомъ. Предразсудокъ перешель отъ народа въ высшіе классы общества: церковь и государство согласно устраняли отъ всякихъ должностей жертвъ этого предразсудка; гоненіе дошло до того, что указаны были особые источники, гдв имъ было позволено черпать воду: у Пиренеевъ почти нътъ деревни, гдъ бы не было колодца каготовъ. Не мудрено, что на нихъ падали самыя оскорбительныя клеветы и подозрънія. Ихъ обвиняли въ чародъйствъ. Народныя повърья приписывали имъ отвратительныя немощи. Народныя пъсни ругались надъ ихъ семейными радостями и печалями. Съ XVII въка правительство на ихъ сторонъ, но

законы оказались безсильными противъ обычая. Даже 1789 годъ не оправдаль надеждь несчастного племени: юридическіе памятники ихъ уничиженія исчезли, но остались унивительныя для многихъ фамилій преданія объ ихъ презрънныхъ предкахъ. Не только въ Испаніи, но и во Франціи не мало темныхъ угловъ, куда не проникало еще просвъщение, и гдъ историческія предуб'єжденія сохранили всю страшную силу свою. Разспросы г. Мишеля часто подвергали его непріятности прослыть за кагота. "Было бы еще хуже, если бы я обратился прямо къ этимъ несчастнымъ, говоритъ онъ: и теперь, какъ за сто лътъ, иностранецъ, говорящій съ ними, внушаеть подозрвие и недовъре въ себъ". За нъсколько лъть до революци, въ окрестностяхъ Бордо солдатъ отрубилъ богатому каготу руку за то только, что онъ осмълился ввять святой воды изъ общей кропильницы. Подобные поступки теперь невозможны. Но въ Ше (Cheust), въ департаментъ Верхнихъ Пиренеевъ, разошлась въ 1841 г. свадьба очень выгодная для объихъ сторонъ потому, что женихъ принадлежитъ къ "проклятой породъ". Авторъ приводитъ нъсколько подобныхъ случаевъ. Въ муниципальныя должности каготы почти никогда не избираются, хотя многіе изънихъ по богатству и образованію принадлежать къ самымъ почетнымъ гражданамъ. Въ 1843 г. была ръшена замъчательная тяжба двухъ наварскихъ каготовъ (мужа и жены), требовавшихъ равнаго съ прочими жителями Арискуна участія въ церковныхъ обрядахъ и церемоніяхъ. Епископъ Калагорскій, къ которому діло дошло по аппелляціи, произнесь приговоръ въ пользу истцовъ, къ крайнему неудовольствію общины, отстаивавшей права чистой крови.

Первое свидътельство существованія каготовъ въ южной Франціи находится въ дарственной грамать Лукскому аббатству, составленной около 1000 года. Этимъ актомъ уступлены были монастырю мельничная плотина и домъ христіанина Доната. Подъ этимъ именемъ являются они въ древнъйшихъ памятникахъ. Въ городовыхъ и областныхъ уставахъ XIV въка уже опредълены юридическія отношенія христіань. Беарискій обычай 1303 года требуеть въ уголовныхъ дълахъ, при совершенномъ отсутствіи доказательствь, свидетельства 7 человекь или 30 каготовъ. Но другая позднъйшая статья того же обычая освобождаеть ихъ жилища, на равнъ съ церквами и больницами, отъ всякихъ повинностей и податей. Городовое право города Мармандъ (въ департаментъ Лота и Гароны) содержить болъе жестокія опредъленія. Каготамъ запрещено входить въ городъ безъ красной нашивки на плать в и безъ обуви; при встрече съ прохожими они должны останавливаться поодаль, на краю дороги; только по понед вльникамъ дано имъ право купли на рынкъ; входъ въ питейные дома имъ возбраняется, равно какъ продажа всякихъ събстныхъ припасовъ. Въ случат жажды они могуть черпать воду только изъ своего, имъ отведеннаго колодца. За каждое нарушеніе устава положена большая денежная пеня. Эти статьи Мармандскаго муниципальнаго права были приняты многими городами южной Франціи. Мы находимъ ихъ въ постановленіи, изданномъ Бордосскимъ магистратомъ въ 1573 году. Къ денежной пени прибавлено тълесное наказаніе.

Около того же времени ремесленные цехи города Бордо положили непремъннымъ условіемъ при принятіи новыхъ мастеровъ и рабочихъ чистоту крови. Въ Сизъ имъ не дозволялось держать скота, кромъ одной свиньи для пищи и одного осла или лошади для перевоза вещей. Брачные союзы они могли заключать только между собой. Въ некоторыхъ местностяхъ каготамъ подъ опасеніемъ наказанія плетьми запрещалась работа на мельницахъ, всякое прикосновеніе къ мукъ, назначенной въ продажу, и участіе въ пляскахъ народныхъ. Самыя льготы, имъ данныя, были унизительны, ибо устраняли ихъ отъ всякой общественной дъятельности. Такимъ образомъ они были избавлены отъ военной службы, но вместе съ темъ лишены права носить оружіе; къ должностямь они не допускались; освобожденіе отъ податей ставило ихъ на ряду съ прокаженными, а не съ высшими сословіями, хотя печальныя права его племени дали одному каготу поводъ къ замѣчанію, что французскіе дворяне и каготы одно и то же. Большая часть изъ нихъ занимались ремесломъ кровельщиковъ и плотниковъ: бретанскіе каготы, или Caqueux были веревочники.

Въ началъ XVI въка наварскіе каготы принесли папъ Льву жалобу на мъстное духовенство, которое не допускало ихъ наравиъ съ другими христіанами къ участію въ таинствахъ и торжествахъ церковныхъ, подъ темъ предлогомь, что ихъ предки помогали графу Тулузскому, возставшему противъ Римской церкви. Папа немедленно издалъ буллу, въ которой запрещаль отличать каготовь оть остальных в католиковь; но, несмотря на его приказаніе и содійствіе світских властей, воля его не была приведена въ исполненіе. Одинъ изъ сановниковъ королевскаго совъта въ Наварръ протестоваль противь напскаго решенія на томь основанія, что каготы происходять не оть еретиковъ, бывшихъ союзниками графа Тулузскаго, а отъ слуги пророка Елисея, Гіезія, наказаннаго проказою за корыстолюбіе свое. Проклятіе, произнесениое надъ Гіезіемъ, перешло и на потомство его: каготы, по словамъ ихъ противника, заражены проказою; трава сохнетъ подъ ихъ ногами; плоды, къ которымъ они прикасаются руками, немедленно портятся; тъло ихъ издаеть злокачественный запахъ и т. д. Эти нельпыя обвиненія, сколько зам'єтно, не им'єли вліянія на м'єры правительства, но нашли большое сочувствіе и опору въ народів, чему доказательствомъ служить приведенная выше тяжба, решенная епископомъ Калагорскимъ. Положеніе Гвипускойскихъ каготовъ было еще хуже, чімъ въ Наваррів, потому что областныя юнты разделяли относительно ихъ все предубъжденія невъжественной толпы. Изъ всего сказаннаго очевидно, что главный источникъ ненависти къ каготамъ заключается въ предположении, что они одержаны какою-то наследственною и заразительною болезнію. Ихъ отличительными признаками полагали отсутствіе ушной мочки, густые волосы на ушахъ и непріятный запахъ. Следующій разсказъ, сообщаемый г. Мишелемъ, показываеть, что уже въ XVI въкъ многіе стояли выше народнаго предразсудка. Генрихъ IV въ молодости былъ влюбленъ въ одну дъвушку изъ селенія Билеръ. Она призналась ему со слезами, что не смѣеть отвѣчать его страсти потому, что принадлежить къ проклятому племени. -- "Я самъ такой же", отвъчаль будущій король французскій и не прекратиль своихъ исканій.

Въ парствованіе Генриха IV, Тулузскій парламентъ сдівлалъ благородную попытку примирить каготовъ съ обществомъ, которое ихъ такъ безжалостно и безсмысленно преслідовало. Въ 1606 году парламентъ поручилъ коммиссіи, составленной изъ докторовъ медицины и хирурговъ, произвести слідствіе и донести ему, дійствительно ли справедливо общее мнівніе о болівняхъ каготовъ? Двадцать дві особы этой породы, разнаго пола и возраста, подверглись медицинскому осмотру и кровопусканію. Коммиссія единогласно заключила, что освидітельствованныя ею лица пользуются полнымъ здоровьемъ, не носять никакихъ признаковъ заразительныхъ или другихъ болівней и не могутъ законнымъ образомъ быть лишены участія въ гражданскихъ правахъ и обязанностяхъ. Но ненависть, перешедшая въ обычай, не слушала словъ науки. 66 літъ спустя провинціальные чины французской Наварры предписали точное исполненіе всіхъ прежнихъ направленныхъ противъ каготовъ міръ.

Зато наука явилась ихъ върнымъ и дъятельнымъ ходатаемъ. Основываясь на приговорахъ медицины и на общихъ началахъ права, французскіе юристы боролись съ жестокимъ обычаемъ. Эвень (Hevin), знаменитый бретанскій адвокать, подаль примірь. Вь теченіи XVII віка парламенты Тулузскій, Реннскій и Наварскій (въ По) издали нісколько постановленій въ пользу каготовъ. Епископъ Тарбскій, умершій въ 1768 году, посвятиль въ священство многихъ лицъ проклятой породы. Дотолъ церковь давала имъ только разръшенія на браки въ запрещенныхъ степеняхъ родства. Литература не могла не принять участія въ такомъ вопросъ. Можно угадать, на чьей сторонъ стала философія XVIII въка. Въ 1786 году Испанецъ Лардисабаль издалъ небольшое сочинение о проклятыхъ породахъ Пиренейскаго полуострова, съ цълью обратить на нихъ большее вниманіе правительства. Онъ говорить, что единственная вина ихъ заключается въ происхожденіи отъ Мавровъ или Евреевъ, но что, по всей вѣроятности, они обратились къ христіанству прежде, чемъ большая часть ихъ гонителей. Въ путешествіи по Пиренеямъ Рамона встръчаются такія же идеи, хотя авторъ очевидно плохо быль знакомъ съ предметомъ. Онъ смъшиваетъ зобатыхъ (goîtreux) съ каготами. Въ такое же заблужденіе впалъ Драле, котя его книга безконечно выше книги Рамона. Самое полное и отчетливое изследование о каготахъ принадлежитъ натуралисту Паласу. Ф. Мишель много имъ пользовался. Воть его главныя положенія: каготы не подвержены никакой особенной бользии и не отличаются отъ прочихъ жителей края ни нравами, ни сложеніемъ. Отсутствіе ушной мочки отнюдь не составляеть отличительнаго признака этой касты. Этоть недостатокъ встръчается у людей чистой крови, которые потому только иногда слывуть за каготовъ.

Теперь неоспоримо доказано, что каготовъ не должно смъшивать ни съ прокаженными Средняго въка, ни съ зобатыми, ни съ кретинами. Они составляють здоровое, большею частію красивое, трудолюбивое и умное племя.

Но злобный предразсудокъ еще удержался, котя не въ прежней силь, во многихъ мъстностяхъ. Не сохранила ли неумолимая память народа какого-нибудь преданія о древней винъ проклятаго племени? Но ни въ пъсняхъ, ни въ пословицахъ, ни въ разсказахъ стариковъ г. Мишель не нашель следовъ определеннаго преданія. Въ нихъ однообразно повторяются обвиненія, которыхъ неліпость доказана выше. Ученые, которые занимались вопросомъ о каготахъ, производятъ ихъ отъ Арабовъ, отъ Готоовъ, отъ Альбигойцевъ и т. д. Ни одно изъ этихъ предположеній не оправдано достаточными доводами. Г. Мишель полагаль, что каготы потомки твхъ жителей Пиренейскаго полуострова, которые при Карлъ Великомъ переселились въ южную Францію, уходя отъ маврскаго владычества. Льготы, данныя имъ правительствомъ, и національныя особенности вызвали зависть и вражду ихъ галло - римскихъ сосъдей, которые воспользовались упадкомъ каролингскихъ учрежденій и подчинили пришельцевъ игу болье тяжкому, чъмъ было арабское. Сверхъ того, на нихъ пало подозръніе въ аріанской ереси, которой держались ихъ предки Вестъ-готоы. Можетъ быть они принесли съ собою новую ересь, распространенную въ Испаніи Элипандомъ и Феликсомъ Ургельскимъ. Отсюда произошло вероятно мивніе объ ихъ наслъдственной проказъ, потому-что эта бользнь считалась въ Средніе въка наказаніемъ за всякое отпаденіе отъ чистоты віды. Г. Мишель защищаеть свою гипотезу съ большею ученостію и остроуміемъ, но едвали съ большимъ успъхомъ, чъмъ его предшественники. Откуда же взядись испанскіе каготы? Вопросъ остается нерѣшеннымъ.

Филологическія изслівдованія о происхожденіи различных в названій, подъкоторыми жили въ разныхъ областяхъ Франціи несчастные отверженцы, очень любопытны, хотя — что неизбіжно въ этой сферіз — содержать въ себіз много произвольнаго. Вовсе неудовлетворительно объяснено пазваніе христіанъ, данное каготамъ.

Изъ другихъ проклятыхъ породъ Франціи, колиберты Нижняго Пуату, по мнѣнію Г. Мишеля, также происходять отъ испанскихъ выходцевъ. Мараны, нѣкогда жившіе въ Оверни потомки Евреевъ и Мавровъ, исчезли, равно какъ уазелеры Бульонскаго герцогства. Но еще осталось нѣсколько общинъ недоказаннаго, очевидно чуждаго происхожденія въ Энскомъ департаментъ, близь Шалона на Марнъ и т. д.

Исторія майоркскихъ чуетасовъ столь же печальна, какъ и исторія каготовъ, но гораздо яснѣе. Это обратившіеся къ христіанству потомки испанскихъ Евреевъ. Обращеніе ихъ относится, кажется, къ 1435 году, но въ теченіи слѣдующихъ столѣтій они были постоянными жертвами инквизиціи и народнаго предубѣжденія. Въ 1679 году они подвергались особенно сильному гоненію. Многіе погибли на кострѣ за преданность закону Моисееву; у остальныхъ было конфисковано имѣніе. Доведенные до крайности, чуетасы рѣшились массою бѣжать изъ Майорки и наняли уже одно англійское судно. Намѣреніе ихъ было открыто въ 1691 году; костры зажглись снова, и все имущество несчастныхъ, уцѣлѣвшее отъ первой конфискаціи или пріобрѣтенное въ 12-лѣтній промежутокъ, отобрано въ пользу казны и инквизиціи.

Въ 1782 году на островъ Майоркъ находилось еще болъе 300 семействъ отверженной породы; они несли всв повинности, но не участвовали ни въ какихъ правахъ гражданскихъ. Они занимались торговлею и металлическими издъліями. Въ другіе цехи ихъ не допускали. Вакеросы живуть въ горахъ Астуріи; происхожденіе ихъ неизвістно, но ихъ отдівляеть отъ остальнаго народонаселенія взаимная ненависть и недов'єріе. Селенія вакеросовъ называются "брана" и состоять изъ небольшаго числа весьма бъдныхъ хижинъ, въ которыхъ въ случав нужды находитъ убъжище и скотъ. Скотоводство составляеть ихъ главный, почти исключительный промысель. Въ мат они покидають свои хижины и цалыми семействами, со всамь имуществомь своимъ, уходять искать пастбищъ на высшихъ горахъ Астуріи и Леона. Оттуда они спускаются обратно въ сентябръ. Подобно каготамъ они занимаютъ особое мъсто въ церкви, подалъе отъ алтаря. Впрочемъ, они счастливы своимъ невъжествомъ, простотою нравовъ и отсутствіемъ потребностей. До сихъ поръ они не дълали попытокъ къ измъненію своихъ общественныхъ отношеній.

Большую половину втораго тома "Исторіи прокляты́къ породъ" занимають приложенія, между прочимъ народныя пѣсни. Онѣ бѣдны поэзіею и однообразны содержаніемъ, но въ нихъ страшно звучить застарѣлая злоба народной массы. Нѣкоторыя пѣсни упрекають каготовъ въ происхожденіи отъ Гіезія, прокаженнаго раба Елисеева. Мы видѣли, что это мнѣніе было высказано въ XVI вѣкѣ въ Наваррѣ, по поводу буллы папы Льва X. Такое преданіе не могло образоваться въ народѣ, а перешло къ нему отъ ученыхъ враговъ каготовъ. Въ пѣсняхъ послѣднихъ много грусти и смиренія. Вотъ припѣвъ, который часто повторяется: "Не будемъ скорбѣть о томъ, что мы каготы; мы всѣ сыны общаго отца Адама и матери Еввы".

Изъ представленнаго краткаго обзора можно понять всю важность книги Г. Мишеля. Она принадлежить къ благороднымъ, нравствениою мыслію согрътымь явленіямь исторической литературы. Но оправдывая отверженныя породы, снимая съ нихъ, во имя науки, незаслуженное проклятіе, авторъ приводить мыслящихъ читателей къ другимъ вопросамъ. Позволимъ себъ въ заключеніе нісколько замізчаній. Многочисленная партія подняла въ наше время знамя народныхъ преданій и величаеть ихъ выраженіемъ общаго непогръщимаго разума. Такое уважение къ массъ неубыточно. Довольствуясь созерпаніемъ собственной красоты, эта теорія не требуеть подвига. Но въ основаніи своемъ она враждебна всякому развитію и общественному усп'ьху. Массы, какъ природа или какъ Скандинавскій Торъ, безсмысленно жестоки и безсмысленно добродушны. Онъ коснъють подъ тяжестію историческихъ и естественных опредъленій, оть которых освобождается мыслію только отдъльная личность. Въ этомъ разложеніи массъ мыслію заключается процессъ исторіи. Ея задача — нравственная, просвъщенная, независимая отъ роковыхъ опредъленій личность и сообразное требованіямъ такой личности общество. Не прибъгая къ мистическимъ толкованіямъ, пущеннымъ въ ходъ нъмецкими романтиками и принятымъ на слово многими у насъ въ Россіи, мы знаемъ, какъ образуются народныя преданія, и понимаемъ ихъ значеніе.

Смѣемъ однако сказать, что первыя представленія ребенка не должны опредълять дѣятельность зрѣлаго человѣка. У каждаго народа есть много прекрасныхъ, глубоко поэтическихъ преданій; но есть нѣчто выше ихъ: это разумъ, устраняющій ихъ положительное вліяніе на жизнь и бережно слагающій ихъ въ великія сокровищницы человѣка — науку и поэзію.

Vorträge über Römische Geschichte an der Universität zu Bonn gehalten von B. G. Niebuhr T. 1—2. Berlin, 1846—47 (Чтенія о римской исторіи, Нибура).

Die Gracchen und ihre nächsten Vorgänger, von K. W. Nitzsch, Berlin, 1847 (Исторія Гракховъ и ихъ ближайшихъ предшественниковъ, Нитча).

Семнадцать лъть прошло послъ смерти Нибура. Споры, вызванные его смѣлымъ построеніемъ Римской исторіи, утихли. Нынѣ едва ли кто усомнится признать его величайшимъ критикомъ не только нашего, но встать временъ. Его митнія и частные выводы могуть быть опровергаемы, но его способъ изследованія припадлежить къ числу самыхь блестящихь и важныхъ пріобретеній науки XIX стольтія. Наслыдники Нибура приступили теперь къ изданію читанныхъ имъ въ Бонскомъ университетъ лекцій филологическаго и историческаго содержанія. Уже вышли первый томъ курса древней исторіи и два тома чтеній о Римской исторіи. Эти нізсколько запоздалыя явленія конечно не могуть ничего прибавить къ славъ знаменитаго ученаго, но они короче познакомять съ нимъ даже тъхъ, для кого его "Римская Исторія" была предметомъ постояннаго изученія. Изустное преподаваніе Нибура отличалось особенною силою и простотою. Здёсь преимущественно любиль онъ пользоваться историческими аналогіями. Событія французской революців служать ему комментаріемъ къ переворотамъ Римской республики; аристократін средневъковыхъ городовъ объясняють характеръ древняго патриціата. Иногда факты, для другихъ маловажные, почти незамъченные, приводять его къ самымъ глубокомысленнымъ соображеніямъ. Такъ напримъръ, новыя отношенія собственности, возникшія въ герцогствъ Голштинскомъ вслъдствіе уничтоженія кръпостнаго состоянія, дали Нибуру ключь къ уразумьнію аграрныхъ законовъ. Никто изъ современниковъ, едва ли кто изъ предшественниковъ, обладалъ такою живостью взгляда, такимъ органическимъ пониманіемъ исторіи. Ему не достало только формы, художественнаго элемента, для того, чтобы стать во главъ историческихъ писателей. Критическое направленіе было въ немъ преобладающею силою. Зато какъ расчистиль онъ дорогу, какъ облегчилъ трудъ для пресмниковъ своихъ. Съ 1811 года, когда вышло первое изданіе его великаго творенія, въ Германіи не явилось ни одной замъчательной книги по части Римской исторіи, которая не носила бы на себъ слъдовъ его вліянія.

Къ числу такихъ принадлежить "Исторія Гракховъ и ихъ ближайшихъ предшественниковъ" молодаго Кильскаго преподавателя Нитча. Съ общирною филологическою ученостью авторъ соединяеть политико - экономическія свъдѣнія, которыхъ недостатокъ такъ замѣтенъ въ большей части изслѣдователей древности. Подобно Нибуру, онъ часто обращается къ современности и ею объясняеть минувшее. Онъ опредѣляеть свою точку зрѣнія слѣдующими прекрасными словами: "Древняя исторія есть основа и средоточіе всѣхъ такъ называемыхъ гуманическихъ наукъ. Эти науки, по моему мнѣнію, тогда только въ состояніи будуть отразить съ успѣхомъ напоръ отвсюду грозящаго матеріализма, когда изложеніе древней исторіи, равно удаленное отъ сухаго исчисленія фактовъ и риторическаго паеоса, покажеть, что древній міръ быль глубоко тревожимъ тѣми же жизненными вопросами, которые нынѣ неотступно занимають каждаго благороднаго человѣка". Къ сожалѣнію, эти слова едва ли найдуть большое сочувствіе въ массѣ филологовъ.

Настоящее положение и будущность бъдныхъ классовъ обращають на себя преимущественно вниманіе государственных в людей и мыслителей западной Европы, гдъ продетаріать дъйствительно получиль огромное значеніе. Но защитники старины, которые въ этомъ явленіи видять нічто доселів небывалое, исключительно нашему времени принадлежащее и его обвиняющее, находятся въ странномъ, быть можеть, добровольномъ заблужденіи. На техъ путяхъ развитія, которыми шли все историческія общества, за исключеніемъ патріархальныхъ государствъ Востока, нельзя было изб'яжать пролетаріата. На Восток'в этоть вопрось не могь подняться всявдствіе особенныхъ историческихъ и нравственныхъ причинъ. Народные обычаи и религія создали тамъ многочисленный классъ беззаботныхъ нищихъ. Самое скудное подаяние удовлетворяеть ихъ потребностямъ, не оскорбляя ихъ притупленнаго лівнью и привычкою чувства. Сверхъ того, тамъ существуєть рабство въ простъйшей, патріархальной формъ. Эти два класса людей содержать въ себъ ту часть азіатскаго народонаселенія, которое соотвътствуеть европейскимъ пролетаріямъ. Въ книгъ г. Нитча находится върное и подробное изложение усилій, употребленныхъ государственными мужами Римской республики къ излъченію этой язвы. Имъ были невъдомы основныя начала политической экономіи. Безъ помощи ся путеводныхъ теорій, смълые Римляне шли на бой съ общественнымъ зломъ такъ, какъ они ходили на враговъ республики, въруя въ ея неизмънное счастіе и въ собственную силу. Но эта увъренность продолжалась недолго. Самые великіе умы, самыя благородныя сердца древняго Рима-Фламиніи, Сципіоны, Катонъ, Гракхи изнемогли въ споръ съ неотвратимымъ ходомъ событій. Разсматриваемая съ этой точки зрвнія, исторія аграрныхь законовь получаеть свой настоящій, можно сказать, трагическій характерь.

Приведемъ заимствованныя изъ "Чтеній о Римской исторіи" слова Нибура, которому принадлежить честь ръшительныхъ, почти окончательныхъ изслъдованій объ этомъ предметъ. Читатели получатъ, сверхъ того, образецъ его преподаванія.

"Право аграрное тъмъ для меня важнъе, что оно впервые привело меня къ критическимъ изследованіямъ о Римской исторіи. До техъ поръ я болес занимался греческою древностію. Читая въ молодости сравнительныя жизнеописанія Плутарха и Аппіана, я никакъ не могь понять аграрнаго закона. Можно было бы подумать, что въ немъ заключается нарушение собственности, ограничение ея извъстною мърою. Каждому землевладъльцу оставляется только 500 югеровъ земли, остальное отбирается для приращенія плебейскаго имущества, на счеть патрицієвъ. Такое грубое понятіе о правъ вызвало однако похвалы Макіавеля, который жиль въ эпоху политическихъ переворотовъ и потому оправдываль средства цълью, и Монтескьё, считавшаго возвращеніе минувшаго невозможнымъ... Первый, кому пришла мысль объ ager publicus (общественномъ поль), быль Гейне, написавшій разсужденіе по поводу революціонных вонфискацій; но вопросъ, что такое ager publicus, остался безъ отвъта. Гейне часто понималъ истину вообще, но ръдко доводилъ мысль свою до ясности... Я нашель на этоть предметь случайно. Въ мое время въ Голштиніи было уничтожено кръпостное состояніе. У крестьянъ отобраны были при этомъ случать земли, которыя до тахъ поръ переходили отъ отца къ сыну, и обращены въ мызы. Ихъ самихъ переселили на меньшіе и худшіе участки. Діло было ужасное. Не только противъ крізпостныхъ, но даже противъ свободныхъ употреблялось насиліе. Возмущенный несправедливостію, я пришель къ вопросу: на основани какого права она совершилась? Это повело меня къ изследованіямъ о владеніи у различныхъ народовъ и дало нить къ Римскому аграрному праву. По общимъ понятіямъ италійскихъ племенъ, земля и право гражданства нераздъльны, всякая поземельная собственность исходить отъ государства... Читая у Аппіана или у Плутарха, что ager publicus частію отводился подъ колоніи, частью оставался государственною собственностію, отдавался въ наемъ, поступаль въ продажу, можно спросить: откуда же происходили затрудненія? Республикъ стоило опредълить закономъ, сколько земли можно имъть отдъльному лицу, и дурныя послъдствія были бы отвращены. Но д'вло въ томъ, что Аппіанъ и Плутархъ не поняли двусмысленнаго выраженія ихъ предшественника Посидонія, написавшаго исторію Гракховъ. Річь идеть не о настоящей отдачів въ наемъ участковъ земли, а о взиманіи съ нихъ подати, т. е. десятины съ хліба, пятины съ древесныхъ плодовъ, скота и т. д. Если бы государство получало этоть сборь самыми произведеніями, то оно должно было бы строить большіе магазины для хліба, содержать пастбища для скота, и доходъ измізнялся бы по годамъ. Поэтому принята была другая система: сборъ отдавался на откупъ публиканамъ (откупщикамъ). Римскія государственныя формы и гражданское право представляють часто аналогіи съ греческими, но аграрное право принадлежить исключительно Римлинамъ... Согласно съ римскими юридическими представленіями, государство допускало каждаго квирита къ пользованію частію завоеванной земли. Сначала это право было у однихъ патриціевъ, какъ древнъйшихъ гражданъ. Они могли брать любые участки. Это называлось occupatio agri publici. Обыкновенно раздавались опустошенныя войною земли на непріятельской границь: охотниковъ, сльдовательно, не могло быть много. Обязанность платить десятину и пятину наступала тотчась. Этоть сборь отдавался на откупь, чего до сихъ поръ не номимали... Законъ обезпечиваль права такихъ владъльцевъ противъ всякаго третьяго лица, но государство могло каждый часъ предъявить свои требованія и удалить владъльца, сказавъ: я хочу основать здъсь колонію или раздать земли поголовно. Въ такомъ случать споръ былъ невозможенъ, потому что нельзя было сослаться ни на давность, ни на другое право... Вотъ въ чемъ заключается великое различіе между собственностію и владъніемъ" (Т. І, стр. 252—257).

Раннее распространеніе общественных полей чрезъ завоеваніе обратилось преимущественно въ пользу аристократіи, которая исключительно допускалась къ владенію ими. Такое явленіе должно было иметь следствіемъ совершенное измѣненіе сельскаго хозяйства во всѣхъ частяхъ Италіи, полвластныхь Риму. Плиній говорить, что итальянская пшеница, весьма уважаемая въ Греціи во времена Софокла, значительно упала въ ціні и достоинствъ около 150 лътъ спустя, т. е. при Александръ Великомъ. Не смотря на скудныя извъстія источниковъ, не трудно объяснить это пониженіе общимъ упадкомъ земледълія въ Италіи. Скотоводство представляло несравненно болъе выгодъ владъльцамъ общественнаго поля: оно требовало меньшаго числа рукъ, при относительно высокой задъльной плать и недостаткъ рабовъ, которыхъ число усилилось только послѣ 2-й Пунической войны. Притомъ мъстныя условія были чрезвычайно благопріятны: римскій хозяинъ не заботился ни о помъщени, ни о зимнемъ продовольстви своихъ стадъ; онъ могъ круглый годъ держать ихъ на подножномъ кормв и подъ открытымъ небомъ: лътомъ — въ горахъ, гдъ лежали общирныя пастбища, отнятыя у Самнитовъ и другихъ горныхъ племенъ, зимою — на теплыхъ приморскихъ равнинахъ. Въ противоположности къ этимъ владеніямъ находились мелкіе участки, составлявшіе родовую собственность плебеевъ. Здёсь также сёялось немного хлеба; виноделіе и садоводство составляли главный, хотя скудный, источникъ доходовъ. Но съ каждымъ поколеніемъ эти семейства, которыхъ родоначальники получали отъ республики по 7 югеровъ земли, должны были приближаться къ большей бедности, темъ более, что на нихъ тяготъли важнъйшія повинности. До конца Самнитскихъ войнъ государство помогало имъ частою раздачею новыхъ участковъ. Непрерывное возрастаніе общественных полей и неотчуждаемое право ими располагать давало Римской республикъ постоянное средство къ уравненію отношеній собственности между низшими классами. Эта мера, которая составила бы эпоху въ исторіи другихъ народовъ, повторялась здёсь въ теченіи несколькихъ въковъ, но послъ покоренія Самнитовъ ея исполненіе сдълалось очень труднымъ, вследствіе сопротивленія высшихъ классовъ. Причины такого сопротивленія понять не трудно. Богатые влад'вльцы не могли добровольно уступить пастбищъ, которыя имъ достались по наследству и приносили болъе прибыли, чъмъ когда либо. По окончании 1-й Пунической войны Римъ сталь морскою и торговою державой. Его произведеніямь открылись новые рынки и пути для сбыта. Всв выгоды новой торговли шли въ руки капита-

Digitized by Google

листовъ, т. е. аристократіи, захватившей общественное поле, и публикановъ, которымъ отдавался на откупъ сборъ десятины и пятины. Отказаться оть этого, съ такимъ напряженіемъ силъ завоеваннаго, положенія въ пользу плебеевь, возвратиться къ простотъ древняго италійскаго быта было невозможно. Надобно было только спасти сельское народонаселение отъ конечнаго разоренія, которое ему грозило при исключительномъ значеніи капиталистовъ. Съ такою мыслію предложиль трибунь К. Фламиній разділь земель, отнятыхъ у Галловъ въ Пиценумъ. Онъ принадлежали къ недавнимъ пріобр'єтеніямъ республики. Фламиній надівялся помочь плебеямъ, не потревоживъ владъльцевъ давно занятыхъ участковъ общественнаго поля. Тъмъ не менъе предложение его встрътило сильное противоръчие. Въ сенатъ, относительно провинцій, господствовало другое мижніе, основанное на свойствъ римскаго налога tributum. Теперь неоспоримо доказано, что tributum быль не что иное, какъ государственный заемъ, который взыскивался съ внесенной въ цензъ собственности римскихъ гражданъ только въ случав необходимости и возвращался изъ казны республики (aerarium) при первой возможности. Такого рода сборъ не могъ приносить большой пользы государству и быль крайне тягостень для плебеевь, на которыхь почти исключительно лежаль, потому что общественныя поля, которыя составляли главный источникъ богатства аристократіи, не поступали въ цензъ, а платили десятину и т. д. Воть почему сенать не хотъль допустить плебейской собственности въ провинціяхъ, которыхъ завоеванная почва обращена была въ ager publicus, обложенный разнородными и прибыльными казив повинностями. Мъра, предложенная Фламиніемъ, не имъла тъхъ послъдствій, какихъ онъ отъ нея ждалъ. При выходъ Аннибала изъ Италіи состояніе сельскаго народонаселенія было хуже, чемъ когда либо: на него обрушились все тягости войны: служба въ легіонахъ и tributum, на скорое возвращеніе котораго правительствомъ мало было надеждъ. Усадьбы ихъ были выжжены непріятелемъ, поля опустошены. Зато ager publicus значительно увеличился: къ нему присоединились всъ конфискованныя у невърныхъ союзниковъ земли.

Планъ Публія Сципіона Африканскаго былъ гораздо сложнѣе и обширнѣе, чѣмъ Фламиніевъ. Побѣдитель Аннибала былъ государственный мужъ въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова. Частію своего превосходства онъ былъ обязанъ своей высокой образованности, знанію политическихъ учрежденій Греціи. Извѣстно, что онъ стоялъ во главѣ цѣлаго направленія многочисленной партіи, которая, отрѣшаясь отъ древнихъ преданій, надѣялась оживить дряхлѣвшую республику свѣжими элементами.

Не смотря на блескъ недавнихъ побъдъ и завоеваній, политическій составъ римской республики представлялъ неутъшительное зрълище. Владычество находилось въ рукахъ аристократіи сенатскихъ фамилій, существенно отличной отъ стараго патриціата, дъятельной, богатой и своекорыстной. Сословіе плебеевь, вынесшее на своихъ плечахъ государство изъ всъхъ опасностей, которыя его застигали, разлагалось. Мъсто его заступалъ многочисленный классъ пролетаріевъ: гражданъ, которые, по недостатку вне-

сенной въ цензъ собственности, не несли военной службы, не платили трибута и жили задъльною платою за сельскія и городскія работы. Имъ было очевидно лучше, чъмъ настоящимъ плебеямъ. Затъмъ слъдовали италійскіе союзники въ іерархическомъ порядкъ отношеній, болье или менье приближавшихъ ихъ къ правамъ римскаго гражданства. Вопросъ объ окончательномъ устройствъ провинцій еще не быль ръшень, хотя точка зрънія на него совершенно изм'внилась. Собравъ разстянныя въ источникахъ свидътельства, г. Нитчъ удачно возстановилъ планъ Замскаго героя. Цъль Сципіона была демократическая реформа; средства — облегченіе военной службы, отмъна трибута, увеличение числа гражданъ и болъе ровное распредъление повинностей. Начнемъ съ провинцій и государствъ, признавшихъ надъ собою верховное владычество Рима. Сципіонъ настаиваль на сохраненіи ихъ мъстныхъ учрежденій и обычаевъ. Полагая оставить имъ какъ можно большую внутреннюю независимость, онъ считалъ удобнымъ вывести изъ нихъ легіоны. Признательность къ республикъ и опасеніе заслужить ея гиъвъ достаточно ручались за ихъ покорность. Не одно уменьшение арми было бы слъдствіемъ такой политики. Доходы съ провинцій могли покрыть долги и издержки правительства и ставили его въ возможность не только навсегда отмънить tributum, но усилить жалованье.

Нъсколько союзныхъ городовъ получили право полнаго римскаго гражданства. Самою замѣчательною въ этомъ отношеніи мѣрою Сципіоновой партін быль законь, принятый по предложенію трибуна Теренція Куллеона. Вследствіе этого закона все Римляне, рожденные отъ свободныхъ родителей, поступили въ число гражданъ. Цензъ Сервія Туллія, давно изміненный, окончательно потеряль значеніе. Пролетаріи въ обширнъйшемь значеніи, дъти вольноотпущенниковъ, поденщики и т. д., получили голосъ въ народныхъ собраніяхъ, распределены были по трибамъ, но съ темъ вместе подчинены обязанности служить въ легіонахъ или во флоть, смотря по состоянію. Положеніе плебеевъ улучшилось, но къ ущербу ихъ политическаго вліянія. Новые граждане пересилили ихъ въ народныхъ собраніяхъ своимъ числомъ. Перевъсъ этотъ скоро обнаружился въ гоненіи на виновника реформы. Пролетарія не столько радовались пріобр'ятеннымъ правамъ, сколько жальли объ утрать льготъ. Обвиненный въ похищении денегъ, принадлежащихъ республикъ, облаянный Катономъ (употребимъ выражение римскаго историка), который тогда стояль на сторонь аристократіи, Сципіонь понесь въ добровольное изгнаніе горькую мысль неудавшагося подвига. "У насъ много-говорить Нитчь (стр. 131)-древнихъ бюстовъ Сципіона. Величавая, изящная голова въ лучшей поръ славы и лътъ. Наслажденіе и заботы лишили его густыхъ кудрей, которыя такъ шли къ нему въ молодости; рубецъ отъ раны, полученной въ первой битвъ, при Тицино, еще виденъ. Но отъ всъхъ другихъ отличается базальтовый бюсть, находящийся въ казино Роспильози, въ Римъ. Уста и чело не носять того яснаго, спокойнаго выраженія, какое на другихъ изображеніяхъ; его мьсто заступила глубокая, твердая скорбь. Онъ углубленъ въ себя, какъ разбитый полководецъ, котораго взглядъ безъ стыда обращается назадъ и безъ надежды впередъ.

Такимъ въроятно видали его въ Линтернумъ въ послъдніе два года его жизни. Онъ умеръ въ одинъ годъ съ Аннибаломъ и Филопеменомъ".

Противъ Сципіоновой партіи дъйствовали не одни новые граждане. Позади ихъ стояла другая, быть можетъ, болье опасная оппозиція аристократів и капиталистовъ. Реформа лишала ихъ значительныхъ средствъ и силь. До сихъ поръ обязанности военной службы и народныя собранія не отвлекали пролетарія отъ работы на богатаго господина. Сл'адствіемъ реформы было возвышеніе задівльной платы и боліве, чівмъ прежде, ощутительный недостатокъ рукъ для работы. По малочисленности своей, рабы еще не могли замънить вольныхъ поденьщиковъ. Противники Сципіона надъялись воспользоваться его неудачею, если не для полнаго возстановленія измъненнаго порядка, по крайней мъръ для утвержденія своего вліянія на новыхъ основахъ. Но здъсь они встрътили нежданное противодъйствіе. Дъятельность Катона во время его цензуры представляеть поразительныя аналогіи съ последнимь министерствомь величайшаго государственнаго мужа современной Европы, сира Р. Пиля. Подобно ему, римскій цензоръ состарълся въ рядахъ консервативной партіи. Упрямый защитникъ старины, онъ преслъдовалъ дъломъ и словомъ всякое нововведение: греческую образованность и политическое преобразованіе, задуманное Сципіономъ. Подобно Пилю, онъ умълъ отречься отъ прежнихъ союзниковъ и мнъній, во имя инаго убъжденія, въ немъ постепенно созръвшаго. Достигнувъ цензуры, Катонъ сталь во главъ крайней демократіи, т. е. новыхъ гражданъ, призванныхъ въ трибы Сципіономъ, и повелъ къ концу дело, начатое последнимъ. Происшедшая въ немъ перемъна обнаружилась тотчасъ: онъ значительно подняль откупную плату за сборъ десятины и понизиль ее за подряды къ общественнымъ работамъ. Эта мъра, тяжкая для откупщиковъ, была только преддверіемъ къ другимъ, болье рышительнымъ. Мы показали выше, что такое быль римскій tributum. Занимая, по неопределенному сроку уплаты, средину между налогомъ и займомъ, трибутъ лежалъ почти исключительно на поземельной собственности плебеевъ. Катонъ сдълаль покушеніе перенести его съ земли на капиталъ. Онъ внесъ въ списки ценза важнъйшие предметы роскоши по оцънкъ, вдесятеро превышавшей настоящую, и обложилъ эту сумму тройнымъ трибутомъ, т. е. тремя ассами съ тысячи. Способъ, обличающій съ одной стороны младенчество финансовыхъ понятій и самовластіе республиканскихъ сановниковъ, съ другой-неукротимую энергію Катона. Его не остановиль страхъ многочисленныхъ ненавистей, вызванныхъ его распоряженіями. Онъ преслъдовали его до могилы. Пятьдесять обвиненій выдержаль онь въ теченіи жизни своей: ему было 83 года, когда онъ въ последній разъ долженъ быль оправдываться передъ народомъ. Лишенная всякой поэзіи, личность стараго цензора не въ правъ на то сочувствіе, какое внушаеть Сципіонъ; уваженіе къ нему Нибура едва ли не чрезмърно, но его нельзя не признать однимъ изъ самыхъ великихъ людей республики и самыхъ замъчательныхъ представителей древняго римскаго характера.

Книга Катона о земледъліи служила богатымъ источникомъ г. Нитчу.

Ей обязанъ онъ главными чертами прекрасно составленнаго описанія сельскаго хозяйства въ Италіи въ концѣ VI вѣка отъ построенія города.

Сочиненіе это посвящено Л. Манлію, о пом'єсть в котораго авторъ сообщаеть следующія подробности. Оно заключало въ себе 340 югеровь и состояло изъ двухъ отдъльныхъ дачъ: 100 югеровъ \*) виноградника и 240 оливковой плантаціи. При каждой дачь были прикащикъ и прикащица (villicus и villica). Сверхъ того, къ винограднику было приставлено 8, къ оливковымъ деревьямъ 11 рабовъ. Для уборки винограда и выдълки масла нанимались по контракту свободные работники. Засъянныя хлъбомъ поля лежали отдъльно и въроятно не были значительны. Съ тъхъ поръ, какъ вывозъ хлъба изъ Италіи быль запрещень, а ввозь изъ Сициліи, Сардиніи и т. д. не только удовлетворяль, но часто превышаль потребность, его почти перестали съять, особенно въ южной части полуострова. Жнецамъ платился за работу пятый, иногда девятый снопъ. Вообще, по вычисленіямъ Нитча, первоначальный плебейскій участокъ, т. е. 7 югеровъ, могъ прокормить цълое семейство, тъмъ болъе, что не требовалъ большаго числа рувъ для обработки. Но служба въ легіонахъ и трибуть разорили мелкихъ собственниковъ. Катонъ думалъ создать новое сельское населеніе изъ прежнихъ работниковъ и поденщиковъ. Съ этой цёлью основаны были многія колоніи въ равнинъ, образуемой ръкою По, и на самомъ полуостровъ. Но его мыслъ не осуществилась, потому что отведенные участки были малы, а новые хозяева неопытны въ своемъ деле. Большинство бедныхъ предпочитало работу по найму обработкъ собственнаго поля, болье сложной и требовавшей капитала. Условія найма были различны. Politor получаль 5-й или 9-й снопь при жатвь; partiarius не довольствовался такою платою: господинъ даваль ему рабочій скоть, нужныя орудія и половину произведеній. Ихъ положеніе напоминаетъ нашихъ половниковъ. Наконецъ, колоны платили дены ами за небольшія пом'єстья, которыя они брали на аренду. Но и эти отношенія продолжались недолго. По окончаніи македонской войны Павелъ Эмилій привель на Римскій рынокъ 150,000 рабовъ; младшій Сципіонъ продаль 56,000 Кареагенцевъ. Мятежныя племена Сардиніи и Испаніи заплатили такую же дань. Островъ Делосъ сталъ складочнымъ мъстомъ для торговли невольниками, которые привозились съ Востока. Римскіе вельможи выписывали оттуда себъ поваровъ, дътямъ — греческихъ наставниковъ, женамъ — искусныхъ рабынь. Не говоримъ о нравственномъ вліявіи этой разноплеменной массы, которая наводнила Италію и принесла на ея почву утонченный развратъ перезръдыхъ обществъ и звърскія страсти дикарей, нетронутыхъ просвъщеніемъ. Надзоръ за стадами и уборка луговъ не требовали особеннаго умънья, а скудное содержание раба, instrumentum vocale, какъ его называеть Варронъ, обходилось дешевле заработной платы. Свободный поденьщикъ уступилъ мъсто купленному сопернику. У него осталось одно, дотоль мало принесшее ему пользы, право участія въ народномъ собраніи: теперь настала для него пора подать голось за самого себя, по-

<sup>\*)</sup> Јидегит-римская мъра въ 28.800 квадратныхъ футовъ.

требовать въ завоеванномъ его отцами мір'є собственной доли, т. е. куска хліба.

Сочиненіе г. Нитча раздівлено на 4 книги. Двів посліднія содержать въ себъ исторію Гракховъ. Политическая дъятельность знаменитыхъ братьевъ еще никогда не была предметомъ такого основательнаго и дъльнаго изслъдованія. Но можно бы пожелать болье яснаго и живаго изложенія. Короткій и простой разсказъ Нибура сильнье характеризуеть событія. Мы познакомимъ съ нимъ нашихъ читателей. Предварительно укажемъ на очень любопытную часть Нитчева труда. Въ 9-й главъ III книги очень върно показано отношеніе историка Полибія къ новымъ направленіямъ Римской демократіи. Излагая демократическую теорію происхожденія всъхъ властей отъ народа, Полибій быль органомъ многочисленной партіи, во главъ которой стояль младшій Сципіонь. Позволимь себів, впрочемь, одно замівчаніе. Не даль ли авторь "Исторіи Гракховъ" Сципіону слишкомъ консервативнаго характера? Свидетельство Аппіана (Bel. civ. I, 13 — 19) намежаеть на далекіе, честолюбивые виды. Циперонъ не безъ причины (de repub. 1, 35, 38) влагаеть въ уста разрушителю Кароагона похвалу ограниченной монархіи. Любимое чтеніе его составляла Киропедія Ксенофонта, апологія монархической формы правленія. Его неопределенное положеніе въ сенать въ последній годъ жизни, презрительный, на форуме высказанный отзывъ о городскихъ плебеяхъ (plebs urbana), отношение къ нему итальянскихъ союзниковъ, которые признавали его своимъ покровителемъ и вождемъ, наконецъ таинственная кончина, — все это ведетъ къ предположеніямъ, едва ли согласнымъ съ мивніемъ г. Нитча.

Говоря о сосредоточении поземельной собственности въ немногихъ рукахъ, какъ о явленіи общемъ древней и новой Италіи, Нибуръ приводить примъръ Тиволи, гдъ по кадастру XV въка считалось въ пятьдесятъ, а въ концъ XVIII въка въ пять разъ болъе землевладъльцевъ, чъмъ теперь. Въ Зоннино 4000 жителей; изъ нихъ шесть человъкъ владъють всъми землями около города, остальные живутъ милостынею и воровствомъ (Чтенія о Р. И. II, 272). Когда старшій изъ Гракховъ выступиль на политическое поприще, почти всъ плебейскія земли были скуплены аристократами и обработывались рабами. Аграрный законъ Лицинія, по которому запрещено было одному гражданину имъть во владъніи болье 500 югеровь общественнаго поля и предписывалось содержать на каждомъ такомъ участив извъстное число свободных работниковъ, былъ обойденъ со всъхъ сторонъ. Закованные въ желѣзо невольники работали на поляхъ, свободные поселяне просили подаянія; низшіе классы городскаго населенія превращались въ настоящую чернь. Вст видели и понимали зло, но ни у кого не было мужества для борьбы съ нимъ. По ясному смыслу закона государство было въ правъ отобрать общественныя поля для раздачи пролетаріямь. Но прежніе владъльны, въ свою очередь, могли указать на въка, прошедшіе съ тъхъ поръ, когда ихъ деды заняли пустыя, никому ненужныя земли, на капиталы, которыхъ стоило устройство хозяйства, и т. д. Вопросъ шель о совершенномъ перевороть въ отношеніяхъ собственности.

"Намъренія Т. Гракха были совершенно чисты. Даже ослъпленные духомъ партіи противники, самъ Цицеронъ, котораго благородное сердце всегда береть верхъ, когда онъ прямо смотрить на вещи, называють его святымъ мужемь (sanctissimus homo). Не надобно представлять государственныхъ людей древности въ слишкомъ поэтическомъ видъ; они должны были дъйствовать съ такими же разсчетами, какъ и въ наше время. Тиверій понималь, что Риму угрожаеть погибель, и предложиль новый, окончательный раздъль общественныхъ земель въ Италіи. Зная, что буквальное исполненіе Лициніева закона было бы въ высшей степени несправедливо, онъ разръшилъ каждому изъ прежнихъ владъльцевъ удержать 500 югеровъ себъ и по 250 для двухъ сыновей въ полную собственность. За постройки и заведенія назначалось вознагражденіе по опінкі. Слідовательно, онъ не нарушалъ собственности, а возводилъ владъніе въ степень неприкосновенной собственности. Онъ упустиль изъ виду одно обстоятельство. Многіе пріобръл владъніе куплею или другою денежною сдълкою. Оть нихъ нельзя было требовать пожертвованія капиталомь. Государству следовало бы удовлетворить ихъ. 500 югеровъ составляють и теперь значительное состояніе въ Италіи. Я бы не желаль большаго. Въ хорошемъ мъстъ они могуть дать на арендъ до 5,000 талеровъ годоваго дохода (около 5,000 рублей сер.)... На сторонъ Гракха было много знатныхъ лицъ, которыя обладали такими же богатствами, какъ Сципіоны, однако предпочитали общее благо своей выгодъ... Въ Римской исторіи встръчаются наслъдственныя убъжденія в характеры, которые выше политическихъ мивній. Состраданіе и любовь къ страждущимъ были фамильнымъ свойствомъ Гракховъ; мы видимъ его въ трехъ покольніяхъ, исторически извъстныхъ: въ Т. Гракхъ, во время второй Пунической войны, въ цензоръ Т. Гракхъ и въ обоихъ несчастныхъ братьяхъ (сыновьяхъ цензора), Тиверіи и Кав. Этотъ характеръ быль всегда ръдокъ въ Римъ, потомъ онъ совстить исчезъ. Но въ свободныхъ государствахъ такая наслъдственность обыкновенное явленіе. Политическое направленіе человъка опредъляется напередъ семействомъ, въ которомъ онъ родился: въ Англіи можно навърно сказать, какой партіи принадлежить членъ фамиліи Руссель" (Чтеніе о Рим. Ист., т. ІІ, стр. 274—278).

Предложеніе Тиверія было принято, не смотря на ожесточенное сопротивленіе олигарховъ, за которыхъ стояли итальянскіе союзники, опасавніеся вредныхъ для себя слъдствій новаго аграрнаго закона. У нихъ были также значительные участки общественнаго поля, которыхъ они могли лишиться при раздълъ, порученномъ особымъ сановникамъ, тріумвирамъ agrorum dividendorum. Но Гракхъ заплатилъ жизнію за смълое покушеніе. Ему еще не было 30 лътъ отъ роду.

"Замѣчательно, что одолѣвшіе олигархи не отмѣнили должности тріумвировъ и допустили избрать преемника Тиверію. Впрочемъ, дѣятельность сановниковъ была весьма ограничена: надобно было приступить къ разбору разныхъ правъ на владѣніе, а владѣльцы не являлись и не представляли актовъ. Консулу Тудитану поручено было для приличія рѣшить спорные пункты: онъ ушелъ въ походъ, отложивъ это дѣло до другаго времени. По

смерти Ап. Клавдія (тестя Тиверія и тріумвира), его м'єсто заняль Папирій Карбонъ, недостойный послъдователь Гракха, шедшій той же дорогой, но съ злыми замыслами. Въ этомъ заключается бъдствіе революцій: ходъ событій увлекаеть за собою лучшихъ людей; возможность устранить отъ себя вліяніе событій дана только жельзной воль, ни предъ чыть не робыющей, ничего не уважающей. Одинъ замізчательный человікь, который прошель чрезъ всв ужасы революція, но не запятналь рукъ, сказаль мив: страшно вспомнить о революціи, въ которой самъ принималь д'ятельное участіе. Пойдешь на приступъ съ самыми благородными, на пролом'в останешься съ мерзавцами. Не забывайте этого урока. Впрочемъ, намъ на нъсколько въковъ нечего бояться революціи \*). Мы дошли до такой эпохи Римской исторіи, гдв происшествія уже не могуть быть объяснены государственными формами; надобно прибъгнуть къ психологической оцънкъ людей, изучить личность техъ, которые делили между собой останки умершаго государства. Карбонъ былъ очень умный, но озлобленный человъкъ. Въ мирныя времена онъ сохранилъ бы, быть можеть, прекрасную душу; при окружавшихъ его обстоятельствахъ онъ дошелъ до крайней степени порока и низости".

Н. Нитчъ несправедливъ къ К. Гракку, ставя его ниже старшаго брата. Его собственныя изследованія доказывають противное. У Кая было боле страстей, быть можеть болье личныхъ побужденій, чымъ у Тиверія, но онъ въ высшей степени обладаль всеми дарами государственнаго мужа и оратора. Такимъ считали его древніе. Его планъ реформы общирнъе и дальновидиће, чћить вст предъидущіе. Онт не думалт, что республику и плебеевъ можно спасти однимъ разделомъ полей. Целый рядъ предложеній, изъ которыхъ многія намъ только отрывочно изв'єстны, обличаеть стройную, глубоко обдуманную систему. Закономъ о раздачъ хлъба (lex frumentaria) была въ самомъ дълъ облегчена участь городскихъ пролетаріевъ. Бъдный гражданинъ получилъ право на ежемъсячное получение изъ государственныхъ магазиновъ извъстнаго количества пшеницы за четвертую часть обыкновенной цены. По цели своей и по лежащей въ основании мысли, lex frumentaria представляеть сходство съ англійскимъ налогомъ для бъдныхъ. При такихъ политическихъ учрежденіяхъ, каковы англійскія или римскія, личность самаго убогаго гражданина получаетъ большое значеніе. Государство не можетъ оставить ее безъ призрѣнія, не утративъ части собственнаго достоинства. Въ связи съ этимъ закономъ былъ другой — о вооруженіи легіонеровъ на счетъ республики. Римскій воинъ получиль возможность жить жалованьемъ и содержать семейство помощью ежемесячныхъ выдачь хльба. Съть великольпныхъ, базальтомъ вымощенныхъ дорогъ свя-

<sup>\*)</sup> Чревъ полтора года послъ этой лекціи настали іюльскіе дни. Извъстно, что одною изъ причинъ Нибуровой смерти было потрясеніе, произведенное въ немъ нежданнымъ переворотомъ. Въ Германіи пашлись люди, которые не устыдились осмъять по слъдніе, скорбные дни великаго историка. Для насъ есть что-то великое и святое въ его кончицъ. Нибуру нечего было бояться за себя. Онъ умеръ жертвою страстнаго участія, какое принималь въ событіяхъ древняго и новаго міра.

зала Италію. Это предпріятіе доставило Гракху равную признательность богатыхъ торговцевъ и рабочаго класса. При конечномъ раздълъ общественныхъ полей государство теряло значительный доходъ, т. е. сборъ десятины; тріумвиры замівнили его постояннымъ налогомъ со всей поземельной собственности, существенно отличнымъ отъ трибута. Союзники примирились съ реформою. Окоро сорока колоній и всё латинскіе города получили об'ьщаніе полныхъ правъ гражданства. Остальныя племени Италіи, отъ Луканій до Анконы, должны были вступить въ прежнія отношенія Латинцевъ, съ правомъ участія въ народныхъ собраніяхъ. Это быль последній шагь къ гражданству. Целая Италія-говорить Нибурь-должна была войти въ составъ республики, до тъхъ поръ заключавшейся въ одномъ Римъ. Но мысль Гракха шагнула за предълы роднаго полуострова. Пристрастные приговоры сената отняли у провинцій всякую надежду найти защиту противъ самоуправства проконсуловъ, --- и триста судей изъ сословія всадниковъ заступили мъсто устраненныхъ сенаторовъ. Невыгоды этой перемъны обнаружились впоследствін. Въ начале она принесла неоспоримую пользу.

Нетрудно оцѣнить всю важность этихъ начинаній. Они обѣщали Римскому міру свѣжую, быть можеть, долгую жизнь, ио имъ не суждено было исполниться. Гибелью послѣдняго изъ Гракховъ и его греческихъ и римскихъ друзей замкнулся рядъ великодушныхъ попытокъ облегчить страданія древняго пролетарія. Но опозоренный неудачею, подвигъ Тиверія и Кая долго не нашель справедливыхъ цѣнителей. Ни похвалы, ни осужденія не были основаны на ясномъ пониманіи вопроса. Изслѣдованія Нибура объ общественномъ полѣ доказали впервые, что аграрные законы не имѣли цѣлью наглаго нарушенія правъ собственности. Его воззрѣніе нынѣ сдѣлалось господствующимъ не только между европейскими учеными, но и по ту сторону Атлантическаго океана. Знаменитый историкъ съ явнымъ удовольствіемъ говорилъ своимъ слушателямъ объ отзывахъ американской критики. Эти отзывы тѣмъ любопытнѣе, что въ Соединенныхъ Штатахъ совершаются теперь происшествія, которыя могутъ пролить много свѣта на римскіе споры о владѣніи.

Заимствуемъ нѣсколько подробностей изъ статьи Видаля "de l'agrarianisme aux Etats-Unis", помѣщенной въ Revue indépendante, 25 апрѣля
1846 года. Общественныя земли, принадлежащія американскому союзу, составляютъ тысячу четыреста милліоновъ акровъ, т. е. пространство, въ
десять разъ превышающее цѣлую Францію. Конгрессъ опредѣлилъ, по окончаніи послѣдной войны съ Англіею, продать часть этихъ несмѣтныхъ владѣній для покрытія военныхъ издержекъ. Издержки давно уплачены, а земли
продолжаютъ продаваться по самой дешевой цѣнѣ. Но бѣднымъ людямъ
нѣтъ къ нимъ доступа. Образовались общества капиталистовъ, съ которыми
нельзя бороться отдѣльнымъ лицамъ. Денежныя средства этихъ обществъ
даютъ имъ возможность пріобрѣтать въ огромномъ количествѣ лучшія земли.
Съ этою пѣлію они разсылаютъ всюду своихъ агентовъ. Хозяйственное обзаведеніе новыхъ имѣній, столь разорительное для небогатаго Американца,
покупающаго на послѣднія деньги сотню или двѣ акровъ, имъ обходится

гораздо дешевле. Мелкіе владъльцы принуждены продавать свои участки и работать на богатыхъ. Въ 1832 году президентъ Джаксонъ безуспъшно предлагалъ конгрессу принять мъры противъ этого зла. Вскоръ потомъ начались народныя движенія, которыя привели къ образованію аграрнаго союза (agrarian league) въ Нью-Іоркь, 8 мая 1844 года. Въ ръчи, сказанной при этомъ случаъ г. Макенди, слышится отголосокъ римскихъ трибуновъ. Имя Гракховъ явилось на знамени новой партіи, которой президенть Полькъ отчасти обязанъ своимъ избраніемъ. The spirit of the Gracchi is rekindled in the West, говорять члены аграрнаго союза. Воть ихъ основныя положенія. Существующая собственность остается неприкосновенной. Продажа государственныхъ земель должна быть прекращена, и земли раздълены на участки въ 160 акровъ. Эти участки составляють неотчуждаемую собственность государства, которое раздаетъ ихъ во владъне съ извъстными повинностями. Каждый отецъ семейства имъетъ право на полученіе 160 акровъ, но съ условіемъ обработывать ихъ самому или чрезъ дізтей своихъ. Никто не можетъ владъть двумя участками. Цъли союза высказаны ясно. Такимъ образомъ, чрезъ двъ тысячи лътъ, за предълами древняго міра, поднялись вопросы, надъ різшеніемъ которыхъ потратили столько силь Фламиніи, Сципіоны, Катонъ и Гракхи.

#### Статья вторая.

Geschichte der Denk- und Glaubensfreiheit im ersten Jahrhundert der Kaiserherrschaft und des Christenthums von Ad. Schmidt. Berlin, 1847 (Исторія свободы исповъданій и мысли въ первое стольтіе имперіи и христіанства. Ад. ІІІмидта).

Обращаясь съ любовью къ болье счастливымъ и менъе сложнымъ эпокамъ греко-римской древности, ученые прошлаго стольтія мало сдълали для
временъ имперіи. Исключеніе составляють сухіе, но обширные и добросовъстные труды Тильмона (нервое изданіе "Histoire des Empereurs etc."
вышло въ 1700 году) и великое твореніе Гиббона, который многимъ обязанъ Тильмону. Но съ нъкотораго времени эта эпоха стала обращать на
себя особенное вниманіе не только историковъ, но всъхъ мыслящихъ читателей. Шлоссеръ посвятилъ ей большую и лучшую часть своей древней
исторіи. Изъ многочисленныхъ монографій, вызванныхъ такимъ направленіемъ, книга графа Шампаньи: "Римскіе цезари", извъстна русской публикъ.
Она обязана своимъ успъхомъ болье удачному выбору содержанія, чъмъ
внутреннему достоинству. Шампаньи диллетантъ. Его знаніе источниковъ
поверхностно и неполно, самое воззрѣніе на предметъ неопредъленно и часто невърно. Но онъ живо понялъ нъкоторыя аналогіи и поставилъ послъднія судьбы древняго міра, какъ тетепто тогі, современнымъ обще-

ствамъ западной Европы. Съ подобной цѣлью написано сочинене г. Шмидта, издателя выходящаго въ Берлинѣ Историческаго журнала. "Исторія свободы мыслей и исповѣданій" конечно займеть въ наукѣ мѣсто выше "Римскихъ цезарей", но найдеть гораздо менѣе читателей. Такова обыкновенная и большею частію заслуженная участь нѣмецкихъ книгъ. Несмотря на постоянное изученіе древнихъ образцовъ, нѣмецкіе ученые не умѣли перенять у нихъ тайны изящнаго и живаго изложенія. Отъ этого имъ часто случается говорить о вѣчныхъ красотахъ греческаго искусства языкомъ, который можетъ заставить усомниться во вліяніи этого искусства на вкусъ его поклонниковъ. Забавно то, что многіе приписывають это рѣшительное неумѣнье управиться съ формою врожденной германскому племени основательности (Gründlichkeit).

Въ цълой исторіи человъчества едва ли найдется отдъль въ такой степени поучительный и вызывающій къ раздумью, какъ последнія столетія Римскаго міра. Республиканскія формы пали, но заступившая ихъ місто монархія должна бороться со всёми живыми силами общества. Ей были равно враждебны его воспоминанія и его надежды. Религіозныя вітрованія народовъ разрушены наукою, но наука въ свою очередь отвъчаеть горестнымъ признаніемъ собственнаго безсилія на жаркія требованія умовъ, измученныхъ сомпъніемъ и отрицаніемъ. Повсемъстно распространенная образованность перестала быть благомъ. Формы ея изящны, но содержание испорчено. Явились неслыханные, чудовищные виды порока и въ связи съ ними цёлое литературиое направленіе. Безумный систематическій разврать маркиза-де-Сада явленіе не новое въ исторіи. А между тімь это разрушавшееся, больное общество, относительно вившнихъ средствъ развитія немногимъ уступало нашему. Книга г. Шмидта содержить въ себъ значительное число фактовъ, подтверждающихъ высказанную нами мысль. Впрочемъ выводы нъмецкаго ученаго не всегда върны: иногда онъ очевидно увлекается желаніемъ показать не только сходство, но даже преимущество древней образованности надъ новою, тамъ, где такого преимущества не могло быть по очень понятнымъ причинамъ.

Гордясь по праву выгодами, какія доставляеть книгопечатаніе, большая часть новых ученых составили себт слишком ограниченное понятіе о средствах въ распространенію литературных произведеній, бывших въ употребленіи у древних. Быть можеть нткоторымь изъ наших читателей извъстны любопытныя изысканія объ этомь предметь, находящіяся въ книгь, изданной Жеро подъ названіемь: Essai sur les livres dans l'antiquité, particulièrement chez les Romains. Къ матеріаламь, собраннымь его французскимь предшественникомь, г. Шмидть прибавиль нтсколько новых и важных указаній. Онъ справедливо замівчаеть, что різдкость и дороговизна рукописей въ Средніе віжи подали поводь къ ложному заключенію, что тоже самоє было у Грековъ и Римлянь. Надобно вспомнить, что въ Средніе віжи перепискою книгь занимались почти исключительно монахи, между которыми число грамотныхъ и способныхъ къ такой работь было очень незначительно. Рукописи большею частію оставались въ монастыряхъ: немнозначительно. Рукописи большею частію оставались въ монастыряхъ: немнозначительно.

гія, поступавшія въ продажу, совершенно удовлетворяли б'вднымъ потребностямъ общества, занятаго совсемъ не литературными интересами. Но у древнихъ, особенно у Римлянъ, всъ находящіяся въ связи съ литературою отрасли промышленности достигли высокаго развитія. Отсутствіе типографскаго станка заменялось грамотнымъ рабомъ — машиною древняго міра. У каждаго богатаго Римлянина были кръпостные библютекари, чтецы, переписчики, которые неръдко превосходили ученостію своихъ господъ. Даже женщины высшихъ сословій держали при себъ образованныхъ рабынь, которыя читали имъ вслухъ греческихъ и латинскихъ писателей. Автору новой книги стоило только послать рукопись по своимъ знакомымъ: немедлевно являлись многочисленные списки, которые разносили въ болъе обширные круги извъстность произведенія. У Помпонія Аттика, друга Цицеронова, было огромное заведеніе въ родѣ типографіи и книжной лавки. Множество невольниковъ занимались исключительно перепискою важивищихъ новыхъ и древнихъ сочиненій, другіе заготовляли переплеты и матеріалы для письма. Такимъ образомъ Аттикъ издалъ Академическія Изследованія, Оратора, письма и часть ръчей Цицерона. Намъ извъстно между прочимъ, что ръчь за Лигарія была распродана съ большою выгодою. Впрочемъ, цвътущее состояніе книжной торговли въ Рим'в и провинціяхъ совпадаеть съ началомъ имперій. Г. Шмидть приводить (стр. 123) цізый рядь знаменитых внигопродавцевъ І стольтія по Р. Х. Устройство магазиновъ очень походило на теперешнее. Заманчивыя, снаружи прибитыя объявленія о новыхъ книгахъ возбуждали любопытство прохожихъ; внутри, въ такъ называемыхъ гивздахъ, стояли болъе или менъе изящно переплетенныя книги. Но въ эти магазины приходили не одни покупатели. Сюда собиралось образованное общество для разговоровь о литературныхъ и другихъ новостяхъ. Деятельность тогдашняго книгопродавца была сложнъе, чъмъ въ наше время, потому что у него обыкновенно выдълывался самый товаръ, т. е. переписывались рукописи. Этимъ д'еломъ занимались невольники и наемные работники. Скорость труда и великое число экземпляровъ, поступавшихъ въ продажу, можно объяснить только употребленіемъ стенографическихъ сокращеній и обычаемъ диктовать съ одной рукописи цълымъ десяткамъ писцовъ. Плиній Младшій разсказываеть, что Регуль издаль сочинение, налисанное имъ по случаю смерти сына, въ числъ 1000 экземпляровъ; Цицероновы ръчи расходились немедленно въ Римъ и провинціяхъ, и т. д. У Марціала находятся любопытныя подробности о формать книгь, подтверждающія сказанное выше объ употребленіи стенографических сокращеній. Можно было имъть цълаго Гомера, Виргилія, даже Ливія въ одномъ томъ. Следовательно у древнихъ были также сжатыя изданія (éditions compactes). Каллиграфія производила иногда игрушки въ родъ нашихъ миніатюрныхъ альманаховъ. Примъромъ могуть служить полные списки Иліады и Одиссеи, которые укладывались въ оръховой скорлупъ.

Литературная собственность не находила обезпеченій ни въ понятіяхъ общества, ни въ законахъ. Весьма немногіе изъ писателей получали плату за свои труды. Большая часть довольствовалась дъйствительною или мни-

мою славою. Публика предпочитала новыя книги старымъ, и книгопродавцы старались наперерывъ угодить ея требованіямъ, пріобрѣтая посредствомъ просьбъ, дести, иногда денегъ сочиненія любимыхъ поэтовъ или прозаиковъ. Первые списки обыкновенно расходились въ столицѣ, остальные шли въ провинціи. Къ числу главныхъ статей сбыта принадлежали учебники. Не смотря на чрезвычайно низкія цѣны книгъ, книгопродавцы получали значительные барыши, но писатели жаловались, напр. Марціалъ: "Подъ знаменами Марса, въ снѣгахъ гетскихъ, суровый центуріонъ перелистываетъ мою книгу. Британія поетъ мои пѣсни. Но что пользы? Слава не отзывается въ моемъ кощелькѣ" (XI. 4).

Появленію сочиненія въ продажѣ почти всегда предшествовала болѣе или менѣе лестная молва о немъ, вслѣдствіе возникшаго при Августѣ обычая публичныхъ чтеній. Почти каждый авторъ заранѣе подвергалъ свое произведеніе суду будущихъ читателей. Онъ приглашалъ къ себѣ нарочными объявленіями не только знакомыхъ своихъ, но и всѣхъ желающихъ; въ случаѣ недостатка мѣста слушатели собирались къ богатому покровителю литературы или въ какое-нибудь общественное зданіе. Такія чтенія возбуждали иногда въ высшей степени любопытство публики, даже получали политическое значеніе. Но въ началѣ ІІ вѣка Плиній Младшій уже жаловался на разсѣянность и невниманіе посѣтителей, на ихъ невѣжливую привычку уходить украдкою во время самаго чтенія и возвращаться по окончаніи. Послѣдняя черта нравовъ принадлежить не одному второму вѣку. Многіе изъ нашихъ читателей вѣроятно не разъ съ удовольствіемъ совершали тотъ грѣхъ, въ которомъ авторъ панегирика Траяну обвиняеть своихъ современниковъ.

Дъятельность книгопродавцевъ, огромныя общественныя и частныя библютеки, наконецъ публичныя чтенія служили внъшними проводниками идей, проходившихъ во всъ слои римскаго общества. Заглавіе, данное Г. Шмидтомъ своимъ изслъдованіямъ, не точно опредъляетъ ихъ содержаніе. Его прямая цъль—показать предсмертную борьбу древняго міра съ собственною наукою и мыслію. Мы не послъдуемъ за нимъ въ изложеніи (не представляющемъ ничего новаго) главныхъ философическихъ системъ, въ которыхъ выразилось отрицаніе многобожія и связаннаго съ нимъ языческаго государства.

Собственно это явленіе было продолженіемъ процесса, начавшагося въ Греціи, гдѣ народныя вѣрованія и общественныя формы давно уже были разъѣдены умозрѣніемъ. Политическій характеръ римской религіи наложилъ на нее необходимость участвовать во всѣхъ переворотахъ которые совершались въ государствѣ. Событія форума отзывались въ храмѣ. Въ эпоху паденія республиканскихъ учрежденій вожди римскихъ партій перестали вѣрить въ своихъ боговъ. Предъ цѣлымъ сенатомъ, Катонъ обвинялъ первосвященника Цезаря въ непризнаніи загробной жизни. Авгуръ Циперонъ доказывалъ невозможность предсказывать будущее и двусмысленно рѣшалъ вопросъ о существованіи боговъ. Такъ же думаль другъ Циперона, жрецъ Котта, явный приверженецъ скептической Академіи. Но связанные своимъ

положеніемъ и консервативною точкою зрівнія, Цицеронъ и Котта смотрівли на римскій политеизмъ какъ на нъчто полезное для народа, и отстаивали въ жизни то, отъ чего отръшились духовно. Это раздвоеніе досталось въ наслъдство имперіи. Глава государства быль въ то время первосвященникомъ, блюстителемъ древней религи, среди новыхъ общественныхъ формъ. Въ стремленіи примирить эти начала онъ обоготвориль самъ себя и заживо заняль мъсто въ сонмъ небожителей. Конечно ни Августа, ни Тиберія нельзя было заподозрить въ искренней въръ въ собственное божество, но ложное положеніе заставило ихъ искать опоры въ самой колоссальной лжи, какая была высказана отъ начала міра. Отношеніе философіи къ такому порядку вещей было определено. Ей нельзя было остановиться на скромномъ и осторожномъ отрицаніи Цицерона. Уміренность въ этомъ случав принимала характеръ лицемърной сдълки, жалкаго потворства. Отъ лица всъхъ школъ своихъ--эпикуреистовъ и стоиковъ, пинагорейцевъ и чистыхъ скептиковъ, философія бросила перчатку государству, такъ нагло ругавшемуся надъ истиною.

Передовое, самое опасное мъсто въ этой битвъ заняли стоики. Они опирались не на умозрѣніе, которое составляло слабую сторону, а на нравственное начало. Пользуемся случаемъ напомнить нашимъ читателямъ блестящую и върную характеристику стоицизма, помъщенную въ "Письмахъ объ Изученіи Природы" г. Искандера. "Ученіе стоиковъ по преимуществу нравственное; оно прямо идеть къ вопросамъ жизненнымъ, стремится дать совътъ, укръпить грудь противъ ударовъ судьбы, возбудить гордое сознаніе долга и заставить всемъ жертвовать ему;--что другое могли проповедовать люди мысли, передъ глазами которыхъ разънгрывался последній, замыкающій акть трагедіи, гдв гибнуль цвлый мірь, и изъ-за видимыхъ развалинь этого міра трудно было разсмотрѣть будущее, тихо и незамѣтно водворявшееся, передъ этимъ стращнымъ врълищемъ агоніи, исполненной старческаго, безсильнаго разврата, истощенья, гадкой въ своемъ циническомъ рабольній? - философу оставалось скрестить руки на груди и мужественно стать протестомъ, своимъ неучастіемъ заклеймить общество, громко обличить его позоръ, и когда нътъ надежды спасти его, употребить всъ силы, чтобы спасти нисколько лиць, оторвать ихъ отъ зараженной среды и пробудить нравственное чувство въ ихъ груди. Стоики обрекли себя на это. Но такое ученіе печально, угрюмо, "не жертвуеть граціямь",—оно учить умирать, учить цібною головы подтверждать истину, быть непреклонно твердымъ въ несчастіяхъ, побъждать страданія, пренебрегать наслажденіями: -все это добродътели, но добродътели человъка въ несчастномъ положеніи; все это слишкомъ мрачно, чтобъ быть нормальнымъ... Римскій духъ, практическій, опреділенный, різкій и холодный, началь тогда проникать всюду, началь становиться всемірнымь, господствующимь дыханіемь; на римской почет стоики развились вполнт; въ Греціи они были болте теоретики; здісь они отворяли себъ жилы и приготовляли въ собственномъ саду костры. Въ нихъ именно преобладалъ римскій элементъ: умы сухо-энергическіе и озлобленные, груди твердыя, но наболъвшія, люди практическіе, но чрезвычайноодносторонніе и формальные, —правила ихъ просты, чисты, —но въ своей абстрактной чистотъ они, какъ кислородъ, не составляють здоровой среды дыханія именно потому, что нътъ примъси, которая бы смягчала ръзкую чистоту \*)".

Несмотря на бъдность умозрительнаго содержанія, даже на презръніе къ наукъ, взятой отдъльно отъ жизни, стоики всъми убъжденіями и ученіями своими стояли въ рѣзкой противоположности къ политеизму и къ проникнутому его началами государству и оффиціальному обществу. Всякое явленіе изъ жизни этого общества вызывало ихъ упрекъ или насмъшку. Добродътели древняго человъка были по преимуществу гражданскія: источникомъ ихъ былъ патріотизмъ. Сенека противополагаетъ идев отечества другую, болъе обширную идею человъчества. "Я рожденъ не для уголка земли, говорить онъ, родина моя — міръ". Въ другомъ мъсть: "Смъшонъ человъкъ съ его рубежами и границами. Житель Дакіи не долженъ переступать Истра; Стримонъ служить границею Оракіи; Евфрать отділяеть насъ отъ Пареянъ, Дунай отъ Сарматів... Дайте муравью умъ человъка, можеть быть и онъ раздълить часть сада на сто провинцій" (Epist. 47). Луканъ поетъ о святой любви ко вселенной (sacer orbis amor). Языческое государство уважало только гражданскую личность. Рабъ долго считался вешью. Сенека признаеть святость каждой человъческой личности: homo res sacra... "Каждый человъкъ благороденъ, потому что происходитъ отъ Бога; если въ твоей родословной есть темная ступень, перешагни ее, стань выше. Подымись къ источнику благородства, къ тому, отъ кого мы все произошли: мы всь сыны Бога". Въ этихъ выраженіяхъ звучить предчувствіе христіанства. Кровавыя эрфлища Римскаго цирка возбуждають въ немъ то же чувство, которое удалило отъ нихъ первыхъ христіанъ. Онъ обращается къ зрителямъ съ горькими словами: "Безъ гнѣва, безъ страха, ради забавы, вы предаете смерти человъка и любуетесь его предсмертною тоскою. Вы скажете мив, что это преступники, что они заслужили смерть. Согласенъ; но какое преступленіе совершили вы сами, за что приговорены быть эрителями казни?" Въ сочиненіяхъ Сенеки высказывается глубокая и неудовлетворенная религіозная потребность, приведшая его, подобно старшему Плинію, къ пантеизму. Противорічія, которыя у него такъ часто встрівчаются, обличая недостатокъ строгой системы и неопредъленное отношеніе къ прошедшему и будущему, ръзко характеризируютъ переходное состояніе умовъ. Къ сожальнію, г. Шмидть недостаточно воспользовался этими матеріалами, особенно важными для возстановленія нравственной физіономіи эпохи, которую онъ избралъ предметомъ своихъ изследованій.

Но у Сенеки есть другая, нами еще не указанная сторона, которою онъ вполнъ выражаеть свое время. Это мрачная, до отчаянія доходящая скорбь, которая просится наружу изъ-подъ философскихъ сентенцій. Опутанный безвыходными антиноміями и сомнъніями, глубоко оскорбленный дъйствительностію, которой развращающее вліяніе отразилось на его собствен-

<sup>\*)</sup> Письмо 4-е.

ной жизни, онъ смотрить на смерть, какъ на успокосніе отъ тревогь бытія. "Она есть конецъ и разрѣшеніе печалей". Страданіе является у него нормальнымъ состояніемъ человѣка. "Да утѣшитъ тебя смерть", говорить онъ несчастному. "Взгляни на старыхъ ратниковъ. Они тверды подъ ножомъ врага, который касается ихъ ранъ и рѣжетъ ихъ члены... Будь же ратникомъ несчастія. Къ чему жалобы, вопли, приличное женамъ горе! Твои бѣдствіи были безплодны, если ты не научился страдать". Онъ осуждаетъ состраданіе какъ слабое, недостойное мудраго чувство и видить въ само-убійствѣ самое вѣрное ручательство свободы, хотя въ другомъ мѣстѣ осуждаетъ его съ нравственной точки зрѣнія.

Это трагическое возгрѣніе не принадлежить исключительно наставнику Нерона. Плиній Старшій, который по образу мыслей принадлежить къ эклектикамъ, самой многочисленной изъ тогдашнихъ школъ, но нравственною стороною примыкаль къ стоицизму, думаль такъ же: "Изъ всъхъ существъ самое гордое и жалкое есть человъкъ. Онъ начинаетъ бытіе свое слезами, плачемъ... Одна половина его короткой жизни проходить во сив, изъ другой надобно выключить безсмысленное дътство и страдальческую старость. А между тъмъ эта краткость существованія—лучшій изъ даровь, полученныхъ нами отъ природы. Но человъкъ дорожить бытіемъ. Его мучить жажда безсмертія. Онъ върить въ свою душу и въ другую жизнь. Онъ покланяется манамъ. Развъ человъку не суждено найти покоя? Неужели у него будетъ : отнято высшее благо жизни, т. е. смерть, непредвиденная и скорая... Намъ отказано въ высочайшемъ счастіи небытія, зачемъ же лишать себя единственнаго возможнаго утвшенія, надежды на возврать въ ничтожество?"... Онъ ставить въ недостатовъ богамъ безсмертіе, на которое они осуждены. При господствъ такихъ мнъній самоубійство сдълалось обыкновеннымъ поступкомъ. Къ нему приводило людей не отчаяніе, а тоска, равнодушіе къ жизни—taedium vitae, по выраженію Тацита. Знатный Римлянинъ, різшаясь на добровольную смерть, не скрываль своего намеренія: онъ торжественно прощался съ друзьями и семействомъ и отворяль себъ въ ихъ присутствіи жилы. Беседа продолжалась до последняго вздоха. Альбуцій Силь изложиль на форумъ передъ народомъ причины своей смерти и потомъ уморилъ себя голодомъ. Ръдко кто противился исполненію такихъ намъреній, потому что они были въ духъ времени. Иногда самоубійству предшествовало совъщаніе съ близкими людьми о пользъ такого поступка. У Сенеки находимъ примъръ Туллія Марцеллина. Тълесныя страданія заставили его желать смерти. Митьнія друзей были разділены; одинь изъ нихъ, принадлежавшій къ стоической школь, сказаль больному: "зачьмъ придавать важность этому вопросу? Разв'в жизнь такое великое дело? Рабы и животныя также живутъ". Въ письмахъ Младшаго Плинія много подобныхъ фактовъ, обличающихъ страшное положение общества, котораго члены такъ легко отръшались отъ "сладкой привычки къ бытію". Приведемъ разсказъ о смерти Кореллія, замъчательный во многихъ отношеніяхъ.

"Кореллія привели къ его поступку требованія разума, въ которыхъ заключается необходимость мудраго. Впрочемъ у него было много побужде-

ній къ жизни: чистыйшая совъсть, громкая слава, высокое положеніе; сверхъ того дочь, жена, внукъ, сестры и, при такихъ залогахъ счастія, истинные друзья. Но онъ боролся съ недугомъ столь долгимъ и злымъ, что все вычисленныя приманки бытія уступили наконецъ доводамъ смерти. На тридцать третьемъ году отъ рожденія (слышаль я оть него самого) его постила подагра, наследованная отъ отца: подобно другимъ вещамъ, болезнь переходить по наслёдству. Въ лётахъ мужества онъ побеждаль эло воздержаніемъ и строгостію жизни; подъ старость, когда боли усилились, онъ противопоставиль имъ душевную твердость. Однажды, - это было при Домиціанъ, -я посътиль его въ загородномъ домъ. Онъ терпъль несказанныя муки, потому что бользнь не ограничивалась ногами и перешла въ другія части тъла. Рабы вышли изъ комнаты: у него быль обычай высылать ихъ, когда прівзжаль кто-либо изъ близкихъ друзей. Потомъ удалилась жена, впрочемъ способная сохранить всякую тайну. - Знаешь ли, сказаль онъ мнъ, озираясь кругомъ: почему я выношу такія страданія? Хочу пережить хищника \*) хотя однимъ днемъ. — Если бы душъ его было дано равносильное тьло, онъ самъ исполниль бы свое желаніе. Однако какой-то богь услышаль его молитву; тогда, свободный и спокойный, разорваль онъ многочисленныя, но слабыя нити, которыя привязывали его къ жизни... Четыре дня онъ возлерживался оть пиши"...

Изъ словъ Плинія можно заключить, что Кореллій держался ученія Зенона; изнъженные послъдователи Эпикура умъли умирать съ не меньшимъ равнодущіємъ. На Римской почвъ эпикурензмъ и стоицизмъ сощлись въ одномъ: въ глубокомъ презрвніи къ двиствительности, въ затаенномъ на днв ученія отчалнін. Воть чемь объясняется решительный перевесь этихъ системъ надъ всъми прочими. Непреклонное, безотрадное исполнение отвлеченнаго долга и упоеніе оргін и необузданный разгуль чувственнаго наслажденія служили равно выходомъ изъ среды, въ которой задыхались лучшіе изъ Римлянъ. Подъ женоподобными формами, подъ невольною праздностію молодой аристократіи часто скрывались могучія страсти и глубокія скорби. Въ "Исторіи свободы испов'вданій и мысли" находятся біографическіе очерки стоиковъ Музонія Руфа и Пета Тразеи, циника Димитрія и пивагорейца Аполдонія Тіанскаго, характеризующіе отношеніе ихъ школь въ обществу. Жаль, что г. Шмидть не упомянуль о представителяхь эпикуреизма, который числомъ последователей и внутреннимъ значеніемъ далеко превосходилъ тогдашнихъ циниковъ и пинагорейцевъ. Ему стоило только перевести двъ превосходныя главы, въ которыхъ Тацитъ (annal. XVI. 18 - 20) разсказываеть судьбу извъстнаго друга Нерона, Гаія-Петронія.

"Петроній посвящаль день сну, ночь дѣламъ и веселью; изнѣженностію своею онъ пріобрѣлъ славу, которой другіе достигають трудами. Его не считали простымъ развратникомъ или мотомъ, какъ другихъ, расточающихъ свое имѣніе, а художникомъ въ дѣлѣ наслажденія. Чѣмъ вольнѣе были его рѣчи и поступки, чѣмъ менѣе онъ ихъ, повидимому, обдумывалъ, тѣмъ бо-

<sup>\*)</sup> Т. е. Домиціана.

Соч. Т. Н. Грановскаго.

лъе они нравились своею простотою. Будучи проконсуломъ въ Виеиніи и консуломъ, онъ обнаружилъ силу и способность къ дъламъ. Потомъ онъ снова предался разврату, быть можеть наружному. Неронъ приняль его въ число немногихъ друзей своихъ и призналъ судьею изящиаго (elegantiae arbiter): только одобренное Петроніемъ казалось ему пріятнымъ и могло ему нравиться. Отсюда зависть Тигеллина къ сопернику, превосходившему его въ наукъ наслажденій. Онъ обратился къ самой сильной изъ наклонностей Нерона — къ его жестокости. Петроній быль обвинень въ дружбів съ Сцевиномъ. Подкупленный рабъ явился съ доносомъ; средства къ защитъ были отняты, большая часть слугь заключена въ оковы. Въ это время цезарь отправился въ Кампанію; Петроній таль съ нимъ до Кумъ, гдъ его задержали. Онъ не захотълъ жить между страхомъ и надеждою. Впрочемъ, онъ не спышиль разстаться съ жизнью, но перерызаль себы жилы такъ, что могъ по произволу перевязывать ихъ и снова открывать. Съ друзьями бесвдоваль шутливо, не заботясь о славв, которую могла ему доставить его твердость. Они говорили ему не о безсмертіи души и не объ ученіяхъ мудредовъ, а читали легкія стихотворенія. Нівкоторыхъ изъ рабовъ своихъ онъ одарилъ, другихъ велълъ наказать. Онъ ълъ, спалъ по обыкновенію, и невольную смерть его можно было бы принять за случайную. Даже въ завъщаніи своемъ онъ не льстиль (какъ большая часть погибающихъ) ни Нерону, ни Тигеллину и никому другому изъ властителей, но описалъ пороки цезаря и новоизобрътенные разнообразные виды разврата, называя по имени опозоренныхъ мужей и женщинъ. Рукопись эту онъ запечаталъ и отправилъ къ Нерону, потомъ сломалъ перстень, на которомъ находилась печать. чтобы никого не ввести въ опасность "...

Въ исторіи греко-римскаго пантеизма можно различить двіз главныя эпохи развитія -- непосредственно - религіозную и сознательную, научную. Благоговъйное поклонение отдъльнымъ силамъ и явлениямъ природы, выраженнымъ симводами, въ которыхъ поэтическая вера народа не отделяла содержанія отъ формы, предшествовало признанію природы, какъ всевмізцающей, всеобъемлющей, единой и нераздъльной жизни. Произволъ небожителей уступилъ мъсто въчнымъ законамъ естества. Холодное дуновеніе науки обратило прекрасные символы въ простыя аллегоріи. Раціонализмъ былъ последнимъ словомъ философскихъ школъ I столътія по Р. Х. Только новые пивагорейцы пытались подложить падавшему многобожію мистическую основу, оправдать его философією религіи, составленною подъ явнымъ вліяніемъ Платонова идеализма. Главнымъ поборникомъ этой языческой мистики является въ жизни и ученіяхъ своихъ Аполлоній Тіанскій — загадочное, двусмысленное лицо съ притязаніями на роль пророка и реформатора. Направленіе такого рода могдо найти сочувствіе только въ самомъ тесномъ кругу. Низшимъ классамъ народа былъ непонятенъ таинственный, полупророческій, полуученый языкъ Аполлонія и его приверженцевъ. Ръзкій раціонализмъ образованныхъ классовъ дълаль для нихъ невозможнымъ всякій возврать или примиреніе съ древними върованіями. Онъ опирался не на одни доводы философіи, но на свидътельство другихъ наукъ, напр. на историческую критику,

приложенную къ религіознымъ мисамъ. За три стольтія до Р. Х. Грекъ Эвгемеръ написалъ "священную исторію". Въ основаніе своего сочиненія онъ положиль мысль, что греческіе боги были не что иное, какъ люди, обоготворенные вследствіе своихъ великихъ дель, обмана жрецовъ или невежества черни. Содержаніе мисовъ и преданій было подвержено строгой и закой критикъ. Въ подтверждение собственныхъ миъний Эвгемеръ приводиль свидътельство памятниковъ всякаго рода. Впрочемъ, онъ отрицалъ не существованіе боговъ вообще, а греческую минологію. Книга его, написанная съ большимъ умъньемъ и знаніемъ, пріобръла огромный успъхъ. Современникъ второй Пунической войны, Энній перевель ее на латинскій языкъ и пересадиль эвгемеризмъ на итальянскую почву. Съмя, какъ мы видъли, принялось хорошо и принесло плодъ. Большинство, всегда чуждающееся умозръній, легко и охотно приняло выводы, добытые положительнымъ путемъ историческаго изследованія, не догадываясь, что историческая критика коснулась этихъ вопросовъ и ръшила ихъ именно такъ, а не иначе, потому только, что была подъ вліяніемъ философіи. Въ первое стольтіе христіанства Римскій политеизмъ уже сталь на степень исключительно оффиціальной религіи. Его поддерживало правительство — изъ разсчетовъ, народъ — по привычкъ, но духовныя потребности человъка перестали находить въ немъ удовлетвореніе. Всемъ изв'єстно, какою см'єсью неверія и суеверій запечатлены последніе века язычества. Доказательствомь общаго равнодушія служать опустълые храмы. Въ Римъ ихъ посъщали высшія сословія изъ приличія, въ провинціяхъ не было и этого. "Паукъ заткаль своею сътью внутренность храма, дурная трава обвилась около покинутыхъ боговъ", поетъ Проперцій. Мистическое направленіе новыхъ пинагорейцевъ, жестокій фанатизмъ немногочисленныхъ языческихъ піэтистовъ, ихъ возгласы противъ современнаго движенія, ихъ доносы правительству, ихъ гоненіе на философію не опровергають вышесказаннаго. Эти явленія різче другихъ обличали ветхость рушившейся религіозной системы, были ея предсмертными судорогами. Казни христіанскихъ мучениковъ, свирѣпое участіе, съ которымъ народъ смотрѣлъ на эти кровавыя эрълища, ввели въ заблуждение многихъ. Но источникомъ такихъ преследованій редко бываеть фанатизмъ. Правительство наказывало политическое невърје, не склонявшее колънъ предъ обоготвореннымъ цезаремъ. Одичавшая на скамьяхъ цирка толпа съ радостію принимала новыя жертвы, брошенныя ей въ забаву. Она ругалась не надъ ученіемъ, ей непонятнымъ и невъдомымъ, а надъ нравственностію христіанъ, такъ несходной съ античною. По подобной причинъ, люди, принадлежавшіе къ тъмъ философскимъ школамъ, которыхъ споръ съ духомъ и формами древней жизни начался за долго до христіанства, явились не только спокойными зрителями смерти мучениковъ, но ихъ строгими судьями. Неустращимые теоретики, они оробъли предъ практической задачей общественной реформы, основанной на началахъ, взятыхъ не изъ науки, хотя въ сущности эти начала не противоръчили наукъ. Они не поняли лучшихъ идей своихъ въ переводъ на простой языкъ нравственно - религіознаго убъжденія; встрътившись нежданно на собственномъ пути съ христіанствомъ, они боязливо отступили

назадъ и стали защитниками порядка вещей, надъ разрушеніемъ котораго до тъхъ поръ трудились съ такимъ усердіемъ и успъхомъ. Впрочемъ, никто, знакомый съ исторіей человіческой мысли, не станеть винить этихъ стоиковъ, скептиковъ, эпикурейцевъ за ихъ непоследовательность. Ихъ призваніемъ была критика, ихъ діло было понять прошедшее — не боліве. Они стояли, какъ врачи, у одра больнаго общества, внимательно следили за ходомъ неисцълимаго недуга, сознавали опасность, не таили ея отъ другихъ, но не ръшались на послъднее признаніе, не находили въ себъ смълости сказать, что смерть неизбъжна. Больной быль имъ слишкомъ близокъ; они съ нимъ родились, выросли; возможность его кончины являлась имъ чъмъ-то чудовищно-страннымъ. Выраженіе, которое Фридрихъ Шлегель употребилъ, говоря объ исторіи, можно справедливо отнести и къ философіи: она есть пророкъ, обращенный къминувшему. Она идетъ за исторією, какъ сознаніе за поступкомъ. Изъ волнующейся дъйствительности она принимаетъ въ себя только идеи совершившихся событій, ихъ духовный отсъдокъ, die Mütter (матерей) явленій, о которыхъ Мефистофель говорить Фаусту.... На рубежъ между замыкающимся и возникающимъ періодами историческаго развитія философія становится двуликимъ Янусомъ. Но выраженіе этихъ двухъ лицъ неодинаково: обращенное вспять, къ былому, спокойно и строго: недвижныя черты утратили возможность отражать летучія впечатльнія бытія; видно, что тревога явленій утихла, что разсчеть съ жизнію кончень, что она отвітила на предложенные ей вопросы. Не такъ смотритъ въ даль ликъ, устремленный къ будущему: безпокойная мысль бродить на чель; въ очахъ видно юношеское чаяніе, нетерпъливыя требованія. Но это чаяніе неясно, требованіе неопредъленно. — Отрицая настоящее, философія оправдываеть наступающее время, хотя она не сознаеть его, и рано или поздно разлагаеть его такъ же, какъ разложила его предшественниковъ.

Не натягивая, подобно г. Шмидту, не существующихъ аналогій, можно понять всю важность эпохи, имъ разбираемой, для объясненія законовъ историческаго развитія вообще. Увлеченный частными сближеніями, нъмецкій ученый глядъль на свой предметь не съ этой единственно върной и достойной нынапиней науки точки зранія. Прогрессивное движеніе человачества перестало быть вопросомъ для большинства мыслящихъ людей нашего въка, но излучистый ходъ этого движенія, его внішняя неправильность вызывають со стороны его упрямыхь отрицателей некоторыя возраженія, не лишенныя правдоподобія. Ихъ теорія опирается преимущественно на двойственномъ характеръ прогресса, который, если его разсматривать только съ одной стороны, всегда является порчею чего-нибудь существующаго, извъстнаго, въ пользу еще не существующаго, не вызваннаго къ жизни. Такое постепенное искажение формы, осужденной на смерть, можеть продолжаться долго и быть темъ оскорбительнее, чемъ прекраснее она была въ поре своей зрълости, чъмъ неопредълениве выступаютъ наружу очертанія новой, не сложившейся формы. Но ссылка на это явленіе, много разъ повторившееся въ судьбъ цълаго человъчества и каждаго отдъльнаго историческаго народа, обнаруживаетъ въ защитникахъ теоріи попятнаго движенія-одно-

сторонность взгляда или, что часто бываеть, недобросовъстную, добровольную слепоту. Перемена, происшедшая въ семейных отношениях римскаго гражданина послъ паденія республики, можеть служить къ поясненію и оправданію нашихъ мыслей. Древнее семейство существовало не для себя, а для государства и его целей. Отсюда жестокость юридическихъ определеній. Римскій законъ обрекаль дітей на рабство до смерти отца и отдавалъ женщину подъ въчную опеку. Изъ-подъ власти родительской она переходила подъ власть мужа. Со смертію отца діти становились свободны, но ея положеніе не измінялось: законъ не признаваль ея совершеннолістнею и назначалъ ей новаго опекуна, въ лицъ сына или родственника. Ея призваніе было родить и воспитать новыхъ гражданъ, сохранять собственность супруга отъ расхищенія, снять съ него ярмо хозяйственныхъ заботъ, несовиъстное съ полнымъ служениемъ отечеству. Уклонение отъ однообразнаго долга влекло за собою наказаніе, опредъленное совътомъ родственниковъ, безславный разводъ, иногда смерть. Domi mansit, lanam fecit (сидъла дома, пряла шерсть): въ этихъ словахъ заключалась высшая похвала римской матронъ. Вторичный бракъ вменялся ей въ проступокъ. Зато общество награждало ее вившнимъ почетомъ. Она не уступала дороги консулу, встречаясь съ нимъ на улице; ликторъ, разгонявшій толпу, не смель коснуться ея длинной одежды; оскорбленіе ея слуха нечистымъ словомъ, взгляда — непристойнымъ движеніемъ, подлежало наказанію. Когда в'вчному городу грозила опасность, сенать обращался къ молитвамъ матронъ, которымь приписывалась особенная сила. Наложенный ими на себя траурь считался последнимъ высшимъ воздаяніемъ заслугамъ умершаго гражданина. Самая строгость закона свидътельствовала о ихъ достоинствъ: снисходительный къ пороку вольноотпущенницы и иностранки, онъ быль неумолимъ къ проступкамъ супруги квирита. Женское цъломудріе было такимъ образомъ поставлено въ числъ исключительно національныхъ, аристократическихъ добродътелей. Но еще задолго до совершеннаго паденія республиканскихъ учрежденій семейный быть Рима уступилъ напору идей, разрушительно проникавшихъ въ жизнь. Подъ тройнымъ вліяніемъ ослабъвшей нравственности, философскихъ ученій и согласныхъ съ этими ученіями юристовъ, положение женщины измънилось. Она допущена была къ пользованию правами, до тъхъ поръ предоставленными одному мужчинъ, къ наслажденіямъ, прежде ей строго запрещеннымъ. Императоръ Клавдій довершилъ ея освобожденіе снятіемъ въчной опеки. Цівль усилій, благородныхъ по характеру, разумныхъ по мысли, великихъ по результатамъ, была достигнута, потому что они приготовляли будущую супругу и мать христіанскаго семейства. Но какъ выразился этотъ успъхъ въ нравахъ общества, среди котораго совершился? Отсылаемъ читателей къ 6 - й сатиръ Ювенала, къ разсказамъ Тацита, къ жалобамъ Сенеки, къ циническимъ отрывкамъ Петронія. Одностороннія опредъленія Римскаго семейства понемногу исчезли, но съ ними витьсть рушилось самое семейство. Mulier multarum nuptiarum заступила мъсто жены univirae. Пользуясь свободою развода, она переходила отъ одного брака къ другому и означала прошедшіе годы именами не

консуловъ, а покинутыхъ ею супруговъ. Скоро ей показался недостаточнымъ такой закономъ допущенный развратъ. Въ поворномъ спискъ эдиля явились знаменитыя имена римской аристократіи. Небывалыя гостьи удивили своимъ присутствіемъ нечистое населеніе дупанаровъ. При Неронъ, жены сенаторовъ добровольно сходили на арену цирка, и толпа рукоплескала ихъ ловкости, ихъ отвагъ. У Сенеки (de Ben. 1, 9. 111, 16) сохранился отголосокъ ихъ толковъ, выдержки изъ нравственной теоріи, которую онт прилагали къ жизни. Мужъ, требовавшій соблюденія вившнихъ приличій, назывался неучемъ, невъждою, провинціаломъ. На молодаго человъка, которому не удалось увезти чужую жену, прославиться гласною интригою, смотръли съ презрѣніемъ. Связь съ однимъ любовникомъ считалась на равиъ съ бракомъ. Понятно все негодованіе, вся горечь сожальній о минувшемъ, какую подобныя явленія возбуждали въ благородныхъ и мыслящихъ современникахъ. У нихъ не было, какъ у насъ, пояснительныхъ историческихъ опытовъ. Поставленные зрителями одного изъ тъхъ страшныхъ переломовъ, которые мы называемъ переходными эпохами, они могли видеть только одну, къ нимъ обращенную сторону событія, и не поняли его. Освобожденіе женщины изъ-подъ гнета юридическаго семейства, гдв ея душевныя требованія не находили никакого признанія, было разумно и необходимо для существованія другаго нравственно-религіознаго семейства; но оно совершилось сначала, какъ отрицание и порча прежняго порядка, а не какъ непосредственное возникновение новаго.

Философскія системы рѣдко бывають предметомъ непосредственнаго изученія для такъ называемой образованной публики. Она неохотно слѣдить за діалектическимъ ходомъ чистой мысли и принимаетъ конечные выводы этого развитія чрезъ посредство литературныхъ произведеній, которыхъ чтеніе не требуетъ сильнаго умственнаго напряженія. Г. Шмидтъ посвятилъ пѣлую главу своей книги римской беллетристикѣ, какъ посредницѣ между философіей и общественнымъ сознаніемъ. Но онъ разсматриваетъ только поэтовъ, преимущественно лириковъ и сатириковъ. На историческую литературу, на положительныя науки, въ ихъ связи съ господствовавшимъ, матеріальнымъ направленіемъ вѣка, онъ не обращаетъ вниманія. А въ этихъ сферахъ быть можеть звучнѣе, чѣмъ въ поэзіи, отзывалась современность.

Переписка Младшаго Плинія съ друзьями представляеть живое изображеніе литературнаго быта въ Римѣ, въ исходѣ І-го и въ началѣ ІІ-го въка по Р. Х. Стоитъ сравнить этотъ памятникъ съ другимъ однороднымъ, но болѣе древнимъ, съ перепискою Цицерона, чтобы оцѣнить перемѣну, которая произошла въ жизни и въ понятіяхъ Римскаго общества въ теченіи полутораста лѣтъ, отдѣляющихъ Траянова друга отъ послѣдняго оратора республики. Письма Цицерона и его современниковъ отличаются особенною простотою: высокая образованность переписывающихся лицъ, ихъ участіе въ вопросахъ науки и искусства очевидны, но не трудно замѣтить, что это люди по преимуществу практическіе. Имъ нѐкогда обтачивать фразы; однако языкъ какъ будто послушенъ ихъ волѣ и передаетъ съ изумительною точностію оттѣнки мысли, всегда отчетливой и ясной. Чтеніе этихъ страницъ,

набросанных въ короткія минуты досуга людьми, почти не выходившими изъ страшной битвы, въ которой рішилась судьба древняго міра, въ высшей степени увлекательно. Здісь вся исторія, всі страсти великой эпохи.

Въ письмахъ Плинія и его пріятелей мы находимъ совстив иное содержаніе и иную форму. Видно, что они писаны съ мыслію о будущихъ критикахъ, съ притязаніями на литературное достоинство. Записка въ нъсколько строкъ, содержащая въ себъ упреки въ долгомъ молчаніи или изъявленіе благодарности за присылку дроздовъ, носитъ печать тщательной отделки. За исключеніемъ оффиціальной переписки съ Траяномъ, въ этомъ сборникъ почти не говорится о политическихъ событіяхъ, зато извъстія ученыя и взятыя изъ частной жизни многочисленны и любопытны. Они вводять читателя въ тогь кругь, къ которому принадлежалъ Плиній. Онъ состояль изъ лучшихъ членовъ Римской аристократіи, въ которыхъ восшитаніе, богатетво, досугь развили потребность умственныхъ наслажденій. Въ теоріи они были большею частію эклектики, въ жизни — стоики или эшекурейцы, смотря по личному настроенію. Они ставили науку и искусство выше практической дъятельности, отъ которой впрочемъ не отрекались, но въ сужденіяхъ и трудахъ своихъ ближе подходили къ дилетантамъ, чёмъ къ настоящимъ ученымъ и художникамъ. Лучшимъ представителемъ этого круга можетъ служить самъ Плиній. Онь быль человінь даровитый, многосторонне образованный, благородный, съ горячею любовью къ истинъ и добру. Въ его дъятельности есть сторона новая, незнакомая республиканскому періоду, которую можно по праву назвать филантропическою. Онъ заботится о благв бъдныхъ классовъ, заводитъ школы, проповъдуетъ кроткое обращение съ рабами, съ негодованіемъ смотрить на игры цирка. Траянъ возвель его въ высшія государственныя должности; онъ служиль съ честью и не безъ пользы, но заботился столько же, если не болье, о выправыв своихъ сочиненій. Литераторъ неръдко бралъ верхъ надъ сановникомъ. При всемъ томъ Плиній очень посредственный писатель, не столько по таланту, сколько по направленію и по б'адности того содержанія, которое дается самою жизнію. Отсюда происходить его заботливость о фразъ, какъ формъ, которая должна прикрыть внутреннюю пустоту. Изъ всехъ друзей Плинія одному Тациту дано было такое богатство собственныхъ силь, такая глубина гражданской скорби, что онъ вышелъ побъдителемъ изъ борьбы съ вліяніемъ среды, его окружавшей. Другимъ такая побъда была невозможна. Но прочтите ихъ письма, ихъ отзывы о своемъ въкъ: васъ поразитъ увъренность, съ какою они ставять его, относительно умственнаго развитія, выше всёхъ предъидущихъ. Ихъ вводило въ заблуждение вившнее распространение просвъщенія, масса идей, находившихся въ общественномъ оборотъ, наконецъ количество произведеній, ежедневно поступавшихъ на литературный рынокъ.

У всёхъ этихъ явленій была другая, темная сторона, отъ которой отворачивались оптимисты І-го стольтія. Но часто въ ихъ собственномъ кругъ являлись страшныя лица съ циническою улыбкою на губахъ, съ выраженіемъ ненависти и презрънія во взоръ, — тъ знаменитые обвинители (delatores), которыхъ красноръчіе стоило жизни лучшимъ гражданамъ Рима.

Большею частію это были люди знаменитаго рода, съ замѣчательными талантами, знакомые со всѣми направленіями современной науки и жизни. Они совершали свое дѣло всенародно. Въ полномъ присутствіи сената они произносили великолѣпныя обвинительныя рѣчи, которыхъ обыкновенною темою было неуваженіе къ религіи, оскорбленіе нравственности, отсутствіе патріотизма, и потомъ возвращались снова къ привычкамъ образованнаго, аристократическаго общества: бесѣдовали о поэзіи и философіи, посѣщали публичныя чтенія и разыгрывали роль меценатовъ относительно бѣдныхъ писателей.

Перейдемъ къ поэзіи и беллетристикъ. Посмотримъ, какія религіозныя, нравственныя, гражданскія идеи проводили он'в въ среду читателей, которые черпали свое образование изъ этихъ источниковъ. Мы видъли упадокъ върованій въ народъ; но человъкъ не можетъ обойтись безъ понятій или представленій о какой-нибудь верховной силь, о законь бытія. Умы положительные находили разръшение этихъ вопросовъ въ теоріяхъ Лукреція. Его знаменитая поэма познакомила Римскую публику съ философіей природы, съ тъмъ ученымъ пантеизмомъ, о которомъ мы говорили выше. Успъшное воздалываніе естественных наукь въ Александріи содъйствовало этому направленію, которое не безъ основанія казалось уцівлівнимъ ревнителямъ язычества — явнымъ безбожіемъ. Другіе, напримъръ Ювеналъ, ставили на мъсто природы разумъ; но разумъ, взятый какъ законъ явленій, а не какъ нъчто внъ ихъ существующее. Остальные склоняли главу предъ владычествомъ слепаго, неизбежнаго, неразумнаго рока или просто повторяли слова Горація: nulla mihi religio est (у меня нътъ никакой религіи). Религіозный индиферентизмъ Римскихъ лириковъ, ихъ равнодущіе къ вопросамъ нравственно - политическимъ, служение цълямъ исключительно литературнымъ, вызвали справедливый, но строгій приговоръ г. Шмидта, съ которымъ впрочемъ едвали будуть согласны филологи. Приводимъ его митине о Гораціи: "Онъ принадлежалъ къ той бездушной и легкомысленной школъ, которая не хотъла знать ни боговъ, ни философіи и предавалась одному наслажденію. Поэтому онъ сознается въ своемъ невѣріи, въ равнодушіи къ священнымъ торжествамъ, поэтому онъ считаетъ загробную жизнь баснею и смъется надъ философами, стоиками и эпикурейцами равно. Жизнь и поэзія его были посвящены чувственному упоенію, любви и вину. Жизнь коротка, лови минутныя наслажденія, избізгай заботь и дізль, не думай о завтрашнемь днв, -- таковы были начала, на основаніи которыхъ онъ жиль и писаль. Онъ ихъ заимствовалъ изъ испорченнаго эпикуреизма, хотя смѣялся надъ нимъ. Общій характеръ его стихотвореній опреділенъ имъ самимъ: jocos, venerem, convivia, ludum... (шутки, любовь, пиры, забавы). Безпримърное самолюбіе и б'вдность заставили его льстить наклонностямъ двора; ни одинъ поэть не грълся съ такою радостію на солнцъ придворныхъ милостей и не любовался въ такой степени собственною славою, действіемъ своихъ произведеній "... Вырывающіяся у него нравоучительныя наставленія, жалобы на упадокъ върованій въ народъ, похвалы философіи, болье въ смысль практической мудрости, не обличають другаго направленія, а только способность увлеченія, отсутствіе твердаго взгляда на жизнь, наконець желаніе угодить Августу, который, какъ изв'єстно, по утвержденіи своей власти, много заботился объ исправленіи нравовь въ Рим'ь.

Еще далье пошли Тибулль и въ особенности Проперцій. Последняго можно назвать поклонникомъ и жредомъ плоти. У него нътъ другаго божества, нътъ другаго служенія. Онь молить для человъчества только одного: въчнаго міра, чтобы оно могло вполит предаться чувственнымъ влеченіямъ и найти блаженство въ сладострастіи. Умалчиваемъ о тъхъ (большею частію переведенныхъ съ греческаго) сочиненіяхъ, которыя тайкомъ читались Римскими женами и юношами и вводили ихъ во всѣ тайны систематическаго разврата. Не трудно составить себъ понятіе о томъ обществъ, къ потребностямъ котораго приноровлена была такая поэзія. Оно гордилось своимъ просвъщеніемъ, ясностію и върностію своихъ воззръній, забавляясь мнимымъ отсутствіемъ предразсудковъ, и не замізчало, что оно купило эти блага утратою техъ идеаловъ, безъ которыхъ жизнь народовъ и отдельныхъ лицъ лишена всякаго достоинства и значенія. Отрекшись во имя философіи отъ боговъ, оно не умъло сохранить благороднаго уваженія къ покинутымъ поэтическимъ върованіямъ собственной юности, преслъдовало ихъ циническимъ смѣхомъ и въ то же время ругалось надъ философіей во имя здраваго смысла, т. е. самаго грубаго матеріализма. Персій вложиль въ уста старому центуріону испов'ядь большей части своихъ современниковъ: "Миъ достаточно собственной философіи; я не хочу походить на какого - нибудь Аркезилая или Солона... пускай они обдумывають собственныя слова или больныя бредни какого - нибудь изъ древнихъ, въ родъ: ничто не можетъ произойти изъ ничего, ничто не возвращается въ ничто. Стоить ли изъ этого бледнеть или отказываться отъ обеда?"

Не на всёхъ произведеніяхъ поэзіи І-го в'вка имперіи лежалъ такой характеръ. Музами римской сатиры были ненависть и иронія. Ея свир'вный хохотъ странно вр'взывался въ хоръ изн'єженныхъ голосовъ, которые п'єли посл'єднія п'єсни древняго міра. Но, враждуя съ настоящимъ, римскіе сатирики были причастны ему. Въ наше время никто не дасть въ руки незр'єлому юнош'є или женщин'є сатиръ Ювенала, не говоря уже о Марціал'є или Петроніи, которыхъ насм'єшка надъ порокомъ обличаетъ короткое знакомство съ нимъ. Это не свобода греческаго искусства, чуждаго условныхъ приличій и потому не красн'євшаго передъ настоящими названіями вещей, а съ любовью набросанныя изображенія сценъ, почти непонятныхъ нашему воображенію. Въ этомъ отношеніи особенно зам'єчателенъ Петроній, талантъ первостепенный, не подавленный, но развращенный вліяніемъ нечистой эпохи, которую онъ понималь можеть быть глубже и в'єрн'єе, нежели кто-либо изъ тогдашнихъ писателей.

Г. Шмидть быль въ правѣ умолчать о драмѣ. Она перешла въ пьесы съ великолѣпнымъ спектаклемъ и балетъ, особенно любимый публикою, искавшей только поразительныхъ эффектовъ и чувственнаго раздраженія. Машинистъ смѣнилъ поэта, пантомимъ—художника-актера.

Впрочемъ, антиноміи тогдашней жизни нигдѣ не выступали такъ ярко наружу, какъ въ системахъ воспитанія. Древняя школа не знала тѣхъ отно-

шеній зависимости отъ государства и церкви, въ какія поставлена новая. Правительство предоставляло діло воспитанія частному произволу родителей съ одной стороны, грамматиковъ и риторовъ—съ другой. Не понимая всей важности вопроса, оно добровольно отказывалось отъ всякаго вліянія и надзора за многочисленными заведеніями, изъ которыхъ исходила образованность, разлитая въ обществъ. Ихъ было три рода: школы грамматиковъ, риторовъ, философовъ. Подъ руководствомъ грамматиковъ діти обоего пола получали, за весьма дешевую плату, первоначальное образованіе. Ихъ учили греческому и родному языку. Способъ преподаванія заключался въ чтеніи и объясненіи классическихъ писателей и въ письменныхъ упражненіяхъ, то есть въ составленіи сентенцій, хрій и этологій. Въ школь ритора довершалось воспитаніе юноши, назначавшаго себя къ государственной или вообще практической дізтельности. Преподаваніе философовъ относилось только къ личнымъ потребностямъ высшаго знанія и развитія. Здісь являлись учениками не одни молодые люди, а лучшіе представители зрізлаго поколівнія.

Неизбъжнымъ слъдствіемъ равнодушнаго отношенія, въ какомъ правительство стояло къ воспитанію, было отчужденіе последняго не только отъ цълей, которыя преслъдовало государство, но отъ современной жизни вообще. Римскому педагогу предстояла неразръшимая задача: онъ долженъ быль или лицемърить предъ своимъ воспитанникомъ, внушая ему уваженіе къ религіознымъ и политическимъ формамъ, которымъ самъ отказывалъ въ признаніи, или, дъйствуя откровенно, знакомить его съ всестороннимъ отрицаніемъ въ тъ годы, когда душа неотступно требуеть положительной истины, върованій и убъжденій. Исхода не было. Школа, частію сознательно, частію вследствіе внешней необходимости, разошлась съ жизнію. Обратившись спиной къ настоящему, грамматики и риторы заботились преимущественно о передачъ ученикамъ своимъ тъхъ знаній, о развитіи въ нихъ тъхъ способностей, которыя были необходимы гражданину временъ республики и почти безполезны подданному цезарей. Сюда особенно принадлежало красноръчіе, на которое болье всего обращалось вниманіе. Результатомъ была не одна трата времени и силь, а нъчто худшее - ложное направленіе, нравственная порча, всегдашній выводъ лжи. Ораторскіе таланты юношей, посъщавшихъ школы риторовъ, упражиллись надъ темами, взятыми не изъ современности или дъйствительности вообще, а изъ порядка вещей невозвратно прошедшаго или изъ міра вымышленныхъ отношеній. Ихъ заставляли разбирать небывалые юридическіе случан на основанін небывалыхъ законовъ, говорить рычи оть лица Агамемнона, разсуждающаго о томъ, долженъ ли онъ принести въ жертву Ифигенію, или нътъ, - Александра, колеблющагося вступить въ Вавилонъ, --еще чаще отъ лица и въ смыслъ героевъ республиканской древности. Отецъ Сенеки - философа, знаменитый своими успъхами риторъ Маркъ-Энній Сенека, оставиль намъ два сборника такихъ упражненій (Libri controversiarum и Liber suasoriarum). Въ XI главъ "Исторія Исповъданій собрано много любопытных указаній, къ которымъ отсылаемъ нашихъ читателей. Это одна изъ лучшихъ частей всего сочиненія.

Понятно, какъ долженъ былъ смотръть на настоящую жизнь молодой

человъкъ, прошедшій чрезъ школы грамматиковъ и риторовъ. Не приготовленный къ ней соотвътственнымь ея требованіямъ воспитаніемъ, онъ слагалъ на нее вину своихъ неудачь и рано становился въ густые ряды недовольныхъ и праздныхъ членовъ общества. Исключеніе составляли немногіе, пробившіе себ' дорогу высшими способностями, практическимъ смысломъ, взявшимъ верхъ надъ вліяніемъ ніколы, стеченіемъ особенно счастливыхъ обстоятельствъ или смѣлыми пороками. Но эти частные успѣхи, эти изъятія изъ общаго правила искушали массу полуобразованныхъ родителей, смотръвшихъ на науку, какъ на самую надежную проводницу къ богатству и почестямъ. Истинное, чисто человъческое значение образованности разумъется не входило въ разсчеты такого рода. У Петронія есть странида, живо характеризующая утилитарное направленіе Римскихъ отцовъ. Одинъ изъ гостей Трималхіона, узнавъ между прочими собесъдниками ритора Агамемнова, обращается къ нему: "на дняхъ я какъ-нибудь уговорю тебя пріъхать въ намъ въ деревню, заглянуть въ нашу хижину; найдемъ, что съъсть: цыпленка, яицъ. Урожай отъ непогоды неравный, однако голодны не будемъ. У меня подростаеть тебъ ученикъ, сынъ мой Цикаро. Онъ уже знаеть, что стоить ассь \*); если живъ будеть, онъ не отойдеть отъ тебя. Ужъ теперь, когда свободенъ, не сводитъ глазъ съ письменной доски. Отличныя способности и сердце предоброе, только до птицъ охотникъ. Это его болъзнь. Я у него задушиль трехъ щегленковъ и сказаль, что ихъ ласточка събла, а онъ отыскаль новыхъ, ручныхъ. Къ живописи большая наклонность. Впрочемъ греческій языкъ бросиль, за латинскій принимается не дурно, хотя его учитель очень занять собою. Но на мъстъ усидъть не можеть; придеть, попросить у меня книгь, а работать не хочеть. Есть у него другой учитель; онъ не ученъ, но усерденъ, учитъ даже тому, чего самъ не знаетъ. Приходитъ по праздникамъ и доволенъ всемъ, что ему дашь. Я купиль мальчику кой - какія юридическія книги, потому что хочу для домашняго употребленія, чтобы онъ немного познакомился съ законами (это дело хлебное). Литературы онъ набрался довольно. Если заупрямится, я ръшился отдать его въ обучение хорошему ремеслу, хоть къ цирюльнику, уличному глашатаю или къ стряпчему. Этого добра не отниметь у него никто, кромъ смерти. Я ему толкую ежедневно: сынъ мой, повърь, ты учишься для собственной пользы. Посмотри на стряпчаго Филерона: если бы онъ не учился, пришлось бы ему зубы на полку положить. Еще очень, очень недавно быль онъ простымъ носильщикомъ, а теперь не уступаеть самому Порбану. Наука сокровище; знаніе не уморить съ голоду".

Приведемъ другой отрывокъ изъ того же писателя. Здёсь высказалъ онъ собственное мнёніе о состояніи краснорёчія и воспитанія въ Римѣ.

"Я думаю, что глупость юношей, учащихся въ школахъ, происходить оттого, что имъ не приходится ни видъть, ни слышать того, что дълается въ обыкновенной жизни. Имъ являются разбойники, стоящіе на берегу моря, съ готовыми оковами; тираны, издающіе законы, предписывающіе дътямъ

<sup>\*)</sup> Ассъ - римская монета.

рубить головы отцовъ; приговоры оракуловъ, требующихъ для прекращенія язвы смерти трехъ или болье дывь. Все это облекается въ медовыя, посыпанныя пряностями рѣчи... Высокое, если можно выразиться, цѣломудренное красноръчіе не терпить румянь и напыщенности: оно довольствуется естественною красотою. Недавно перешло изъ Азіи въ Асины надутое и чрезм'трное многословіе; какъ гибельное світило, отравило оно своимъ вліяніемь умы юношей, стремившихся къ великому. Испорченная різчь остановилась и умолкла. Кому впоследствіи удалось достигнуть верховной славы Өукидида или Гиперида? Тоже совершилось въ поэзіи. Она утратила блескъ здоровья. Пропитанное ядомъ искусство умираетъ, не доживъ до старости. Таковъ же конецъ живописи, съ техъ поръ какъ египетская отвага изобръла средства къ упрощенію великаго художества". На это отвъчаеть риторъ Агамемнонъ: "Молодой человъкъ, такъ какъ слова твои не отзываются общимъ митиемъ и ты, что нынъ очень ръдко, дорожищь здравымъ смысломъ, я сообщу тебъ тайну искусства. Не вини наставниковъ: они должны уступить общему безумію. Если бы ихъ преподаваніе не находило одобренія слушающихъ юношей, имъ пришлось бы, какъ говорить Цицеронъ, остаться однимъ въ пустыхъ школахъ. Ловкіе льстецы, гоняясь за объдами богатыхъ людей, обдумываютъ прежде всего пріятныя слушателямъ ръчи: риторъ долженъ дъйствовать также, -- или какъ рыбакъ, который сажаетъ на крючокъ любимую рыбами приманку. Иначе онъ просидить безъ надежды на скаль своей. Кто жъ виноватъ? Одни родители, которые не хотять дать детямь воспитанія, основаннаго на строгихь началахь. Они жертвують всёми надеждами своими честолюбію; спёша достигнуть желанной цъли, они гонятъ на форумъ умы еще незрълые и, признавая превосходство краснортчія надъ встань прочимъ, требують его отъ мальчиковъ, только что вышедшихъ изъ пеленокъ". Замъчательно, что Петроній вложилъ эти слова, обличающія такое полное сознаніе зла, въ уста героевъ своей грязной повъсти. Сочетанія ясной теоріи, върнаго взгляда на жизнь и на искусство съ страшнымъ нравственнымъ развратомъ глубоко характеризуеть больную эпоху. Къ этимъ выпискамъ изъ Петронія можно было бы прибавить жалобы Тацита (de orat. 28, 29) и Квинтиліана (1, 2) на ущадокъ домашнято воспитанія. Онъ обнаружился въ одно время съ упадкомъ древняго семейства. Освобожденной матронъ не было времени смотръть за дътьми: она сложила съ себя эту обязанность. Прежде, говорить Тацить, дъти римскихъ гражданъ росли не въ комнатъ купленной кормилицы, а подъ глазами целомудренной матери. Такъ Корнелія воспитывала Гракховъ, Ація—Августа. Въ наше время ребенка поручають греческой рабынъ и одному или двумъ рабамъ мужескаго пода. Нелъпые разсказы этихъ наставниковъ составляють первую пищу юныхъ умовъ.

Императоръ Веспазіанъ первый понялъ связь между школою и государствомъ и назначиль жалованье учителямъ. Этимъ онъ улучшилъ ихъ положеніе, но не излѣчилъ главнаго недуга. Отнявъ у науки независимость, которою она до него пользовалась, онъ не могъ дать преподаванію ни новаго содержанія, ни новой методы.

Мы подробно разсмотрѣли замѣчательную книгу Г. Шмидта. Ея достоинства неоспоримы; но кромѣ указанныхъ недостатковъ есть одинъ, налагающій на все сочиненіе печать односторонняго, неполнаго воззрѣнія. Слово христіанство находится въ заглавіи книги, но авторъ не показалъ, въ какое отношеніе стала истина Евангелія къ разлагавшейся языческой жизни. Въ исторіи послѣднее, обличительное слово умирающаго порядка вещей выговаривается не имъ самимъ, а новымъ, замѣняющимъ его порядкомъ. Чтобы понять Римское общество временъ имперіи, надобно поставить его лицомъ къ лицу съ христіанствомъ, надобно заставить его повторить скорбный вопросъ Пилата Спасителю: что есть истина?

# РЕФОРМА ВЪ АНГЛІИ \*).

Histoire de Henri VIII et du schisme d'Angleterre, par m. Audin. Paris, 1847, 2 vols (Исторія Генриха VIII и отпаденіе Англіи отъ Римскаго католицизма, соч. г. Одена. Парижъ, 1847, два тома).

### Статья первая.

Несмотря на блестящіе успъхи, совершенные въ теченіи нашего стольтія историческими науками, никогда, быть можеть, практическая польза изученія исторіи не подвергалась такимъ сомнівніямъ, какъ въ настоящее время. Вызванный педантскими притязаніями Іоанна Мюллера и его школы парадоксъ Гегеля, сказавшаго, что исторія никогда никого ничему не научила, нашель большое сочувствіе, особливо въ той части публики, которая радуется всякому оправданію своей умственной лізни. Авторитеть великаго мыслителя сняль съ нея окончательно обязанность тратить время на изученіе безплодной въ приложеніи науки. Съ другой стороны, быстрая сміна событій, число явленій, такъ нежданно и різжо измінившихъ характеръ европейскихъ обществъ, ввели въ раздумье много мыслящихъ и положительныхъ людей. Неразръшимою и грозною задачею сталъ предъ ними вопросъ о связи прошедшаго съ настоящимъ въ эпоху ожесточенныхъ нападокъ на историческое преданіе. Исполненные дов'трія къ опытамъ собственной жизни, они усомнились въ возможности извлечь пользу изъ въковыхъ опытовъ цълаго человъчества. Э. Жирарденъ сказалъ прямо, что теперь хорошо устроенная фабрика можеть быть поучительные для народа, чымь вся его исторія. И этоть грубый до цинизма, обличающій різдкую ограниченность пониманія и чувства отзывъ, былъ однако многими принятъ съ одобреніемъ! А между тыть весьма немногія событія отмычены характеромы совершенно новыхы,

<sup>\*)</sup> Напечатано въ "Современникъ" 1848 года, № XI.

небывалыхъ явленій; для большей части существують поучительныя историческія аналогіи. Въ способности схватывать эти аналогіи, не останавливаясь на одномъ формальномъ сходствѣ, въ умѣньи узнавать подъ измѣнчивою оболочкою текущихъ происшествій сглаженныя черты прошедшаго заключается, по нашему мнѣнію, высшій признакъ живаго историческаго чувства, которое въ свою очередь есть высшій плодъ науки.

Давно ли успъхи католицизма въ Англіи, пюзеизмъ и однородныя движенія обращали на себя напряженное вниманіе не только приверженцевъ англійской государственной церкви, но всёхъ протестантовъ вообще? Н'ьмецкіе богословы усердно собирали ученыя пособія въ пользу своимъ англиканскимъ собратамъ. Надобно было общими силами отстаивать дъло реформаціи противъ стараго врага, въ-расплохъ на него нагрянувшаго. Въ Римъ проснулись надежды, дремавшія съ паденія Стюартовъ. Теперь успокоились опасенія, и охладели надежды. Главнымъ результатомъ католическаго движенія осталась богатая литература историческихъ и богословскихъ сочиненій, написанных в съ явною полемическою целью. На читателя, знакомаго съ англійскою стариною, отъ этихъ книгъ и брошюръ, напечатанныхъ не много льтъ тому назадъ, по поводу современнаго вопроса, въеть чъмъ-то ветхимъ, давно слышаннымъ. Это старый споръ, ръшенный въ 1688 году англійскимъ народомъ. Мы уже слышали эти рѣчи въ XVII столѣтіи, но тогда онъ раздавались громче, въ нихъ звучало болъе силы и болъе въры; тогда онъ сманили въ изгнаніе цьлый царственный родъ. Подогрътое, неръшительное ученіе пюзеистовъ не въ состояніи побудить къ великимъ жертвамъ и дъламъ. Его минутный успъхъ объясняется только двойственнымъ характеромъ англиканской церкви, страннаго полуготическаго, полуноваго зданія. Своенравный зодчій не позаботился о единств'в своего зданія. Зато католицизмъ, какъ привиденіе, бродить въ уцелевшихъ остаткахъ храма, нъкогда ему одному посвященнаго.

Вся ученая дъятельность аббата Одена, писателя, уже пріобрътшаго довольно большую изв'встность, носить на себ' отпечатокъ движеній, о которыхъ мы сейчасъ говорили. Она очевидно вызвана свъжими надеждами католической партіи, не унывающей посл'в трехв'ьковых в неудачь. "Исторією Генриха VIII" замыкается рядъ монографій, посвященныхъ г. Оденомъ эпохъ реформаціи. Направленіе автора изв'єстно изъ изданныхъ имъ жизнеописаній папы Льва X, Лютера и Кальвина. Его последнее сочинение написано въ томъ же духъ, съ цълью показать, что главной виною религіознаго переворота въ Англіи была страсть, которую поддерживали запуганные сановники и раболъпный парламентъ. Великое событе вставлено въ раму мелкой, безиравственной интриги. Мысль, какъ увидимъ, невърная и неновая. Вообще французскій историкъ Генриха VIII не отличается самостоятельностію своихъ воззръній или частныхъ изследованій. При неоспоримой начитанности, онъ охотно беретъ готовое у свбихъ предшественниковъ, смотрѣвшихъ на предметь съ той же или сходной точки эрвнія. Его многочисленныя ссылки на протестантскихъ писателей могутъ показаться доказательствомъ свободнаго оть всякихъ предубъжденій изученія источниковъ, но не трудно замізтить, что эти ссылки составляють только внёшнюю обстановку сочиненія и что постоянными руководителями г. Одена были пристрастные заступники папизма: кардиналь Поль, Сандерсъ, Лингардъ и другіе. Онъ стоить на ихъ плечахъ. За нимъ остается одно достоинство полноты. Его книга, богатая подробностями, популярно написанная, есть самый подробный обвинительный актъ противъ начинателей англійской церковной реформы. Она не можетъ пройти незамізченной, не обнаружить вліянія. Прибавимъ, что вмісто предисловія напечатано исполненное похваль сочинителю письмо аббата Сибура, одного изъ самыхъ значительныхъ членовъ высшаго французскаго духовенства, того самаго, который заняль місто падшаго на іюньскихъ баррикадахъ Парижскаго архіепископа.

Изъ трехъ юношей, которые въ первомъ двадцатильтіи XVI въка вступили на главные престолы западной Европы, Генриху VIII предстояла, по
всъмъ въроятностямъ, самая блестящая будущность. Ему было только осымнадцать лътъ, когда, при радостныхъ надеждахъ цълой Англіи, началъ онъ
свое царствованіе. Великая эпоха, ознаменованная итальянскими войнами,
возрожденіемъ наукъ и реформацією, призывала къ великимъ подвигамъ. У
молодаго, славолюбиваго короля были всъ условія удачи: умъ, образованность, смълость. Во внъшнихъ средствахъ не было недостатка. Генрихъ VII
завъщалъ сыну кръпкое, покорное государство и богатую казну, о которой у
кодили самые преувеличенные слухи.

Есть какое-то можно сказать семейное сходство между государями западной Европы, стоящими на рубежъ средняго и новаго времени. При всемъ различін личныхъ дарованій и свойствъ, въ Лудовикъ XI, Фердинандъ-Католикъ, Генрихъ VII, современныхъ имъ итальянскихъ князьяхъ, нельзя не узнать детей одной могучей и оригинальной эпохи. На всехъ этихъ лицахъ есть общая черта холодной ироніи, изъ-за которой проглядываеть внутренняя тревога, безпокойная жажда дъятельности. У всъхъ нихъ было одинаковое невыгодное расположение къ феодальному обществу и нетериъливое желаніе замінить его другимь, еще не ясно сознаннымь порядкомь вещей. Въ одной изъ следующихъ книжекъ Современника мы будемъ иметь случай развить эту мысль подробите по поводу Лудовика XI, котораго пора перестать считать за эксцентрическое, въ отдельности отъ другихъ стоящее лицо. Мы увидимъ, что даже въ мелкихъ особенностяхъ своихъ Лудовикъ XI былъ самымъ полнымъ типическимъ представителемъ переходной эпохи XV въка. Доказательствомъ служить примъръ Генриха VII. На англійскій престоль возвела его Босвортская побъда, которую онъ одержаль надъ Ричардомъ III. Трудно было удержаться на шаткомь тронь, за который шла кровавая распря двухъ Розъ. Со всъхъ сторонъ подымались новыя притязанія, для которыхъ существовали ручательства успъха въ воинственныхъ, безпокойныхъ наклонностяхь покольнія, выросшаго и возмужавшаго среди междоусобій. Одичалый въ этихъ смутахъ народъ привыкъ къ насильственнымъ смънамъ властей и повиновался имъ только до первой неудачи. Но Генрихъ умълъ воспольвоваться благопріятнымъ для утвержденія прочнаго правительства условіемъ, какое онъ нашель при вступленіи на престоль: общею усталостію, требо-

ваніемъ порядка и покоя, всегдашнимъ следствіемъ долгихъ гражданскихъ тревогъ. Удовлетворяя этому требованію, онъ могь останавливать и измінять действіе учрежденій, развившихся въ пользу всёхъ сословій англійскаго народа изъ хартіи, вынужденной мятежными баронами у Іоаина Безземельнаго. Съ 1485 года парламенть собирается ръдко, большею частію только для выслушанія и утвержденія своимъ согласіемъ монарпіей воли. Суды присяжныхъ утратили свою независимость, право собственности — свою ненрикосновенность. Денежныя нужды часто ставили предшественниковъ Генриха въ самое затруднительное отношеніе къ нижней камерь, составленной изъ представителей городовъ и графствъ, т. е. тъхъ классовъ, которые несли всю тягость тогдашнихъ налоговъ. Генрихъ избъгаль этихъ опасныхъ столкновеній. Онъ замізняль, сколько могь, обыкновенные подати и налоги такъ называемыми добровольными приношеніями подданныхъ и доходами съ конфискованных или обложенных судебными пенями имъній. Для этого нарочно были разосланы во всв области Англіи преданные правительству юристы. На основаніи давно вышедшихъ изъ употребленія или произвольно ими истолкованныхъ законовъ, они подымали безчисленные иски отъ казны противъ частныхъ лицъ. Обвиненіе въ государственной измівні стало простою финалсовою мітрою, которой исполненіе было ввітрено Звітадной Камеріт. Противъ ея напередъ готовыхъ приговоровъ не могли служить защитой ни невинность, ни высокое положеніе, ни даже несомн'янныя заслуги подсудимаго. Сэръ Вильямъ Стенли, спаситель короля при Босворть, умеръ на эшафоть. Его главная вина состояла, по мизнію современниковъ, въ огромномъ богатствъ. Впрочемъ, въ большей части случаевъ, можно было откупиться отъ нажазанія. Аббать Одень заимствоваль у англійских в историковь любопытныя свидътельства этой торговли правосудіемъ. Приведемъ нъсколько образцевъ.

Эмсонъ (онъ и Додли были главными агентами въ подобныхъ дълахъ) доноситъ, что Н. заплатилъ пять марокъ за объщанное ему помилованіе, съ условіемъ однако, что деньги эти будутъ ему возвращены въ случат отказа. Вмісто денегъ веліно было отдать что-нибудь другое, въ ту же ціну. Ніжто Каррель, обвиненный вмісті съ сыномъ своимъ въ преступленіи намъ неизвістномъ, сознался въ справедливости обвиненія и предложилъ 1000 фунтовъ за прощеніе. На это согласились, даже съ разсрочкой въ платежт условленной суммы. Каррель внесъ 100 фунтовъ немедленно, а въ остальныхъ 900 далъ росписку. Заключенный въ темниці графъ Дерби просиль о пощаді. Помилованіе дано ему за 6000 фунтовъ. Подобныхъ актовъ хранится много въ англійскихъ архивахъ.

Побъдитель Ричарда не уступаль послъднему въ суровости, но не любиль безполезнаго кровопролитія. Онь на смертномъ одръ завъщаль преемнику казнь Суффолька, но, побъдивъ самозванца Симнеля, онъ обмануль ожиданія Лондонскихъ жителей, привыкшихъ къ кровавымъ зрѣлищамъ. Вмѣсто ведомаго на казнь преступника, они увидъли въ свить возвратившагося посль побъды надъ Симнелемъ короля—новаго поваренка. Генрихъ опредълилъ въ эту должность молодаго противника, въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ грозившаго опасностію его престолу и жизни. Несмотря

на удачу всёхъ своихъ военныхъ предпріятій, на свое рѣшительное мужество, Генрихъ не искусился приманкою бранной славы и заботливо уклонялся отъ войны. Его холодному, разсчетливому уму были равно противны духъ и формы рыцарства, вообще вся поэтическая сторона средневѣковой жизни. Онъ правилъ Англіею какъ осторожный хозяинъ, преслѣдуя однѣ практическія, ясно опредѣленныя цѣли, независимо отъ теоретической важности совершаемаго имъ дѣла, т. е. сокрушенія феодальнаго государства. Онъ не имѣлъ любви народа и былъ нелюбимъ, хотя низшимъ классамъ было при немъ лучше, нежели при его блестящихъ предшественникахъ. За то ему удалось то, чего не могли сдѣлать ни Генрихъ V, ни Эдуардъ IV, ни одаренный дивными силами ума и воли Ричардъ III: онъ утвердилъ на престолѣ свою династію и упрочилъ за Тюдорами одинъ изъ самыхъ славныхъ вѣковъ англійской исторіи.

Нерасположеніе народа къ отцу обратилось въ пользу сына. Оно составляло часть, быть можеть не самую маловажную, оставленнаго наследства. Old merry England съ любовью встрътила прекраснаго юношу, сравнивая его съ суровымъ покойникомъ, который въ теченіи 24 лътъ отучаль ее отъ привычекъ прежней привольной жизни. Въ самомъ дълъ, природа богато надълила Генриха VIII всеми качествами, которыхъ отсутствіе было такъ поразительно въ его отцъ, и которыя между тъмъ болъе всего бросаются въ глаза и дъйствують на воображение. Новый король представляль совершенный типъ англо - саксонской красоты. Онъ былъ ловокъ во всъхъ рыцарскихъ упражненіяхъ, привътливъ и щедръ до расточительности. Черезъ десять лътъ послъ вступленія его на престоль, Джюстиніани, посоль Венеціанской республики въ Лондонъ, доносиль своему правительству: "Его Величеству теперь двадцать девять лѣть. Прекраснъе наружности не могла создать природа. Онъ красивъе всъхъ христіанскихъ государей нашего времени, гораздо красивње французскаго короля (Франца I). Тъло его отличается необыкновенною бълизною, всв члены-совершенною правильностію и соразмърностію. Онъ отличный музыканть и компонисть, превосходный ъздокъ и борецъ; сверхъ того, онъ обладаетъ основательнымъ знаніемъ языковъ латинскаго, французскаго и испанскаго. Онъ страстно любить охоту и всякій разъ загоняєть до усталости 8 или 10 лошадей. Игра въ мячь также доставляеть ему большое удовольствіе. Нельзя себъ представить ничего прекрасите англійскаго короля, когда онь, сбросивъ верхнее платье, предается этой игръ. Доступъ къ нему нетруденъ; вообще онъ ласковъ и не оскорбляеть никого. Часто говорить онь мить: "я бы желаль, чтобъ вст были довольны своимъ положеніемъ такъ, какъ мы довольны нашими островами". — Извъстно, какое вліяніе имъли на мижнія XVI въка гуманисты, представители новой науки, основанной на изучении классической древности. Они составляли партію, шедшую во главѣ умственнаго движенія эпохи и сильную не только превосходствомъ знаній или талантовъ, но сверхъ того числомъ и общественнымъ значеніемъ ея членовъ. Въ рядахъ этой дружины стояли простыми ратниками лучшіе люди западной Европы. Генрихъ VIII быль воспитань въ ихъ идеяхъ, подъ ихъ надзоромъ. На одиннадцатомъ

Digitized by Google

году отъ рожденія онъ уже переписывался съ главою гуманистовъ, Эразмомъ, и жадно читалъ его сочиненія. Нетрудно себъ представить, съ какими надеждами они ждали его царствованія. Тотчасъ по смерти Генриха VII, лордъ Монтжой, ученикъ и покровитель Эразма, написалъ къ своему учителю: "я увъренъ, что въсть о вступленіи на престоль нашего Генриха VIII, или, лучше сказать, Октавія (игра словъ: Octavus seu potius Octavius), разгонить всь твои заботы. О, мой Эразмъ, если бы ты быль свидътелемъ радости, которою всъ здъсь исполнены, общаго восторга и общихъ желаній долгой жизни королю, ты конечно не могь бы удержать сладкихъ слезъ! Кажется, само небо улыбается, земля радостно трепещеть... Нашъ король не ищеть ни золота, ни драгоценныхъ камней, ни металловъ; онъ жаждетъ только въчной славы и доблестныхъ дълъ". Эразмъ немедленно прибылъ въ Англію, былъ принятъ съ великими почестями, и въ письмахъ своихъ къ нѣмецкимъ и итальянскимъ друзьямъ осыпаетъ похвалами молодаго монарха, какъ знатока и благоразумнаго покровителя науки. Десять л'ять спустя, переселившись въ Нидерланды, онъ еще поздравляль юношей съ наступленіемъ золотаго въка въ Англіи. Отношенія Генриха къ гуманистамъ, вліяніе этихъ отношеній на него лично и на исторію англійской церковной реформы вообще не были до сихъ поръ надлежащимъ образомъ опънены. Въ книгъ г. Одена есть нъсколько страницъ объ англійскихъ гуманистахъ, но его сужденія о нихъ поверхностны и вовсе не опредъляють ихъ значенія, хотя одна переписка Эразма могла бы доставить ему содержаніе превосходной главы о литературной и ученой жизни въ Англіи въ первой половинъ Генрихова правленія. Кромъ Эразма, въ этой жизни принимали особенно значительное участіе архіепископъ Кентербюрійскій Варгамъ, епископы Фишеръ, Фоксъ, Стоксли, Тонсталь, лордъ Монтжой, Пэсъ, Скельтонъ-учитель короля, врачъ Линакръ, Колетъ - основатель знаменитой школы при храмъ св. Павла, и авторъ "Утопіи", будущій канцлеръ Моръ. Всв они были не только глубоко ученые, но образованные, остроумные люди, которымъ происхождение или личныя достоинства открыли доступъ ко двору. Генрихъ часто и охотно вившивался въ бесъды этого блестящаго круга и горячо принималь къ сердцу его интересы. Когда въ англійскихъ университетахъ началась распря между греками, т. е. поклонниками филологіи и древнихъ, и троянами, защитниками схоластики, возводившими на своихъ противниковъ обвинение въ ереси, Генрихъ сталъ крѣпко за первыхъ и поддержаль ихъ своею властію. Гуманисты воспользовались его покровительствомъ. Не только въ своихъ сочиненіяхъ и лекціяхъ, но съ церковной канедры осыпали они неумъстными, хотя заслуженными насмъшками невъжественныхъ троянъ. Въ перепискъ Эразма очень забавно разсказаны нъкоторые эпизоды этой войны, въ которой онъ играль главную роль. Непримиримый врагь Генриха, кардиналь Поль, котораго пристрастныя, озлобленныя сочиненія служили главнымъ источникомъ позднъйшимъ порицателямъ англійской церковной реформы и ея виновниковъ, отзывается о первой поръ Генрихова царствованія сльдующимъ образомъ: "тогда онъ жилъ не для своего, а для общаго счастія. Какихъ надеждъ

не подавали высокія добродѣтели, ярко въ немъ блиставшія — благочестіе, справедливость, кротость, щедрость и благоразуміе! Ко всему этому природа присоединила какую - то простодушную скромность, бывшую великимъ украшеніемъ его тогдашняго возраста и залогомъ его достоинства и счастія въ будущемъ". Замѣтимъ, что эта прекрасная пора продолжалась около двадцати лѣтъ.

Откуда же произошла ръзкая перемъна? Что измънило великодушнаго, изящнаго монарха, на котораго, по выражению врага, кардинала Поля, съ любовью и надеждой обращены были взоры не однихъ подданныхъ, а всъхъ образованныхъ и благородныхъ людей Европы, въ суроваго и недовърчиваго правителя, какимъ мы его видимъ послъ дъла о разводъ съ Екатериною Аррагонскою?

Историки XVIII стольтія любили объяснять великія событія мелкими причинами. Въ такихъ сближеніяхъ высказывалось не одно остроуміе писателей, но задушевная мысль въка, не върившаго въ органическую жизнь человъчества, подчинявшаго его судьбу своенравному вліянію личной воли и личныхъ страстей. Исходя изъ этого начала, нетрудно было придти къ убъжденю, что въ исторіи, преданной господству случая, нъть ничего несбыточнаго, что для целыхъ народовъ возможны salti mortali-скачки изъ одного порядка вещей въ другой, отделенный отъ него длиннымъ рядомъ ступеней развитія. Наше время перестало върить въ безсмысленное владычество случая. Новая наука, философія исторіи, поставила на его мъсто законъ, или, лучше сказать, необходимость. Вмъстъ съ случаемъ утратила большую часть своего значенія въ исторіи отдільная личность. Наука предоставила ей только честь или позоръ быть орудіемъ стоящихъ на очереди къ исполненію историческихъ идей. Разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія событія получили иной, бол'те строгій и величавый характеръ: они явились не результатомъ человъческого произвола, а неизбъжнымъ, роковымъ выводомъ прошедшаго, началомъ, напередъ опредъляющимъ будущее... Мы не станемъ отрицать достоинствъ новаго воззрвнія, конечно болве разумнаго. чъмъ предшествовавшее ему, но не можемъ не замътить, что оно такъ же сухо и односторонне. Жизнь человъчества подчинена тъмъ же законамъ, какимъ подчинена жизнь всей природы, но законъ не одинаково осуществляется въ этихъ двухъ сферахъ. Явленія природы совершаются гораздо однообразнъе и правильнъе, чъмъ явленія исторіи. Растеніе цвътетъ и даеть плодъ въ данную, намъ заранъе извъстную пору, животное не можеть ни растянуть, ни сократить возрастовъ своей жизни. Такого правильнаго, опредъленнаго развитія нътъ въ исторіи. Ей данъ законъ, котораго исполненіе неизбъжно, но срокъ исполненія не сказанъ — десять льть или десять выковъ, все равно. Законъ стоитъ какъ цъль, къ которой неудержимо идетъ человъчество; но ему нътъ дъла до того, какою дорогою оно идетъ и много ли потратить времени на пути. Здесь-то вступаеть во все права свои отдъльная личность. Здъсь лидо выступаеть не какъ орудіе, а самостоятельно, поборникомъ или противникомъ историческаго закона, и принимаетъ на себя по праву отвътственность за цълые ряды имъ вызванныхъ или задержанныхъ событій. Воть почему его характеръ, страсти, внутреннее развитіе, становятся для мыслящаго историка важнымъ и глубоко занимательнымъ предметомъ изученія. Къ сожальнію, историки нашего времени слишкомъ мало обращають вниманія на психологическій элементъ въ своей наукъ. Сколько намъ извъстно, одинъ только Макинтошъ заглянулъ глубоко въ душу Генриха VIII и върно обозначилъ главную причину его поступковъ послъ несчастнаго развода.

Судьба долго благопріятствовала Генриху. Общественное мижніе вижняло ему въ готовую заслугу надежды, которыя на него возлагались, и стечене благопріятныхъ ему обстоятельствъ. Въ самомъ діль, при тогдащиемъ положеніи Европы, Англія должна была, независимо отъ личныхъ свойствъ своего короля, играть блестящую роль державы, отъ вившательства которой завистьло ръшение великой борьбы между Франціею и Австрійскимъ домомъ. Объ стороны домогались союза съ нею и не скупились на лесть Генриху, на подарки и объщанія его любимцамъ. Разсказъ объ участіи Англіи въ итальянскихъ войнахъ занимаетъ у г. Одена значительную часть перваго тома, но решительно ничего ни прибавляеть къ сумме нашихъ историческихъ свъдъній. Авторъ даже не вполнъ воспользовался всъми извъстными сочиненіями теперешнихъ нізмецкихъ ученыхъ о первой половині XVI візка. Несмотря на свои исключительныя занятія эпохою реформаціи, онъ произносить странные приговоры надъ людьми и событіями того времени. Онъ называеть, напримъръ, императора Максимиліана самымъ могущественнымъ и искуснымъ изъ преемниковъ Карла Великаго. Достаточно поверхностнаго знанія німецкой исторіи, чтобы одінить всю невіврность этихь эпитетовъ. Максимиліанъ быль, безспорно, чрезвычайно даровитый, но безпокойный, неръдко легкомысленный государь. Изъ безчисленнаго множества своихъ большею частію несбыточныхъ, фантастическихъ замысловъ ему удалось осуществить весьма немногіе. Обыкновенною причиною его неудачь была, сверхъ опрометчивости, крайняя бъдность въ средствахъ всякаго рода. Вспомнимъ жалкія развязки его походовъ въ Италію, его намереніе искать папскаго престола и т. д. Въ 1513 году онъ убъдилъ великолъпными объщаніями Генриха VIII сділать высадку въ сіверной Франціи и привель ему въ помощь нъсколько сотенъ всадниковъ. Во все продолжение этой кампанін онъ, въ буквальномъ смыслів слова, дівіствоваль на счеть своего союзника. У него не было ни денегь, ни войскъ. Средства къ войнъ давалъ ему Генрихъ, показавшій въ это время много рыцарской отваги. Но гораздо важнъе дъйствій Генриха во Франціи была выигранная въ его отсутствіс графомъ Соррей битва при Флоденъ, въ которой погибъ цвъть шотландскаго дворянства и самъ король Яковъ IV. Вся честь этихъ успъховъ досталась молодому королю, отвътственность за неудачи пала на его министровъ и совътниковъ, особенно на Вользея. Кардинальская шляпа, кажется, скрыла отъ г. Одена значительную часть пороковъ этого временщика, торговавшаго силами Англіи и своимъ вліяніемъ на короля. Вользей не былъ государственный человъкъ въ настоящемъ значения этого слова. Гибкость характера и смътливый умъ, умъвшій рано разгадать Генриховы слабости и къ нимъ приноровиться, были главными причинами его быстраго повышенія. Но, не довольствуясь блестящимъ положеніемъ, которое заставляло такихъ государей, какъ Карлъ V и Францъ I, искать его благосклонности, сынъ Ипсвичского мясника не таилъ своихъ видовъ на папскую тіару. Этой цъли подчинилъ онъ политику государства, которымъ правилъ. Англія была постоянно на сторонъ того, кто могь располагать наибольшимъ числомъ голосовь въ конклавъ. А между тъмъ Генрихъ покровительствовалъ наукъ, болье и болье предавался своей страсти къ наслажденіямъ всякаго рода и простодушно считалъ себя ръшителемъ судебъ Европы, а кардинала Вользея-покорнымъ исполнителемъ своей воли. Надобно впрочемъ отдать справедливость искусству, съ какимъ кардиналь поддерживалъ эти самолюбивыя мечты и выискиваль средства къ ихъ удовлетворенію. Когда къ политическимъ смутамъ тогдашней Европы присоединился религіозный вопросъ реформаціи, и на смітое слово Лютера отвсюду раздались отголоски, Генрихъ VIII, по совъту Вользея, подалъ также свое мнъніе, не какъ монархъ, а какъ ученый богословъ. Поводомъ было извъстное сочинение Лютера о "Вавилонскомъ плъненіи". Генрихъ, который при жизни своего брата готовился занять мъсто примаса Англіи, Кентербюрійскаго архіепископа, занимался въ ранней молодости богословіемъ и прилежно изучалъ сочиненія Оомы Аквинскаго, на котораго, какъ на верховный авторитеть, опирались заступники западной церкви и средневъковой науки. Ръзкіе отзывы нъмецкаго реформатора объ этомъ писателъ оскорбили его царственнаго ученика. Генрихъ ожидалъ легкаго успъха. Онъ думалъ, что ему, посреднику между сильнъйшими державами Европы, нетрудно ръшить споръ между папою и Лютеромъ. Въ 1521 году онъ отправиль къ папѣ Льву Х книгу, напечатанную имъ въ защиту седьми таинствъ (Assertio septem Sacramentorum). Многіе не хотібли візрить, что эта книга написана самимъ королемъ, и приписывали ее разнымъ лицамъ: доктору Ли, Мору, Фишеру, наконецъ Эразму. Сомнівнія эти, кажется, неосновательны. Генрихъ не присвоилъ себів чужаго труда, хоть прибъгаль, безъ сомнънія, къ совъту и пособію ученыхъ друзей своихъ. Моръ совътовалъ ему, между прочимъ, остороживе говорить объ объемъ папской власти и не терять изъ виду возможности непріязненныхъ столкновеній въ будущемъ. Король отвівчаль ему, что о папской власти нельзя сказать ничего лишняго, что онъ считаеть ее источникомъ своего собственнаго могущества. Такъ далеко завлекла его полемика противъ Виттенбергскаго реформатора. Имя автора ручалось за успъхъ книги. Эразмъ и его многочисленные, поклонники поставили ее на ряду съ твореніями Блаженнаго Августина. Левъ Х наградель державнаго богослова титуломъ заступника въры (defensor fidei) и объщаль отпущение гръховъ на десять льтъ каждому читателю "Защиты седьми Таинствъ". Другой пользы не могла впрочемъ принести книга, бъдная содержаніемъ, исполненная сильныхъ порицаній противъ Лютера. Генрихъ называеть его адскимъ волкомъ, гнилымъ сердцемъ, членомъ дьявола и приглащаетъ нѣмецкихъ князей приступить съ огнемъ и мечемъ къ немедленному истребленію ереси. Вользей подкръпилъ эти увъщанія дъломъ. 12 мая 1521 г. сочиненія Лютера были торжественно сожжены на одной изъ Лондонскихъ площадей, въ присутствіи императорскаго посла, при огромномъ стеченіи народа. Но Генрихъ обманулся, разсчитывая на страхъ своего противника. Отвътъ, вызванный его нападеніемъ, встревожиль даже друзей Лютера, привыкшихь къ его жесткому слову. "Многіе думають — говорить онъ — что не самъ король Генрихъ составилъ эту книгу. Мит все равно, кто бы ни написалъ ее"... Этоть отвъть нанесь глубокую рану самолюбію Генриха и имъль значительное вліяніе на его отношенія къ реформаціи. Впервые пришлось ему, любимцу гуманистовъ, изиъженному изящной лестью Эразма, слышать такую горькую рачь. Впечатланіе было тяжело. Самъ Лютеръ поняль впослъдствіи свою ошибку и котъль поправить ее почтительнымь письмомь. смиренною просьбою забыть о прошедшемъ. Генрихъ не могь забыть. Онъ жаловался саксонскому курфирсту и другимъ князьямъ на наглость Лютера. Жалобы остались безъ удовлетворенія. Тогда онъ крівпче примкнуль къ папъ и католицизму. Когда мятежныя войска императора, приведенныя конетаблемъ Бурбономъ къ ствнамъ Рима, разграбили ввчный городъ и грозили Клименту VII, Генрихъ показалъ ему горячее, дъятельное участіе. Мысль о возможности разрыва не приходила ему въ голову, а судьба, или, что все равно, собственныя страсти и общее настроеніе умовъ, неудержно вели его къ этому разрыву. Нуженъ былъ только поводъ. Поводъ явился въ формъ женщины, въ лицъ Анны Болейнъ, напомнившей Генриху, что бракъ его съ Екатериной аррагонской беззаконенъ...\*).

### Статья вторая.

Генрихъ VIII и церковная реформа въ Англіи.

Въ Апрълъ мъсяцъ 1502 года умеръ старшій сынъ Генриха VII, Артуръ принцъ Валлисскій, оставляя по себъ шестнадцатильтнюю вдову Екатерину, дочь Фердинанда Католика, принесшую ему значительное приданое и скръпившую родствомъ династій важный для Англіи союзъ съ Испаніею. Опасаясь потерять выгоды этого родства, Генрихъ VII, съ согласія Фердинанда, выхлопоталь у папы Юлія II разръшеніе на бракъ своего меньшаго сына со вдовой старшаго. Обрученіе праздновалось тотчась по полученіи папской буллы, но свадьба была отложена до совершеннольтія жениха, который быль седмью годами моложе своей невъсты. Несмотря на всъ усилія католическихъ писателей доказать противное, ясно, что ни король, ни народъ не были увърены въ законности новаго брака. Папская булла не могла ръшить всъхъ возникшихъ по этому поводу сомнѣній и вопросовъ и наложила

<sup>\*)</sup> Объщанное продолжение этой статьи, въ которомъ авторъ намъренъ былъ разсказать переходъ Генриха къ реформъ, не состоялось. Въ черновыхъ бумагахъ Грановскаго найденъ лишь помъщаемый ниже отрывокъ второй статьи.

молчание только на богослововъ, которые сначала прямо противились нарушенію каноническаго правила. Въ числъ ихъ быль Варгамъ, архіепископъ Кентербюрійскій. "Здоровье короля, пишеть современникь Ландсдоунь, становится все хуже и хуже. Онъ считаетъ недавнюю кончину супруги своей Елизаветы наказаніемъ, ниспосланнымъ на него свыше за нарушеніе закона Моисеева о бракъ. Его мучать угрызенія совъсти"... Доходившіе до него отголоски общественнаго мивнія и собственное раннее знакомство съ богословскими науками вызвали такія же сомнінія въ самомъ женихі. Когда ему исполнилось пятнадцать лётъ, онъ подписаль съ ведома отца и съ соблюденіемъ всіххъ законныхъ формъ протестъ противъ союза, заключеннаго безъ его воли и согласія. Этотъ актъ не помѣшалъ ему однако обвѣнчаться съ Екатериною черезъ два мъсяца по вступлени на престолъ. Мы не знаемъ, что побудило его отказаться отъ собственнаго протеста-легкомысліе ли молодости, вліяніе партіи, дорожившей испанскимъ союзомъ и ставившей политическій разсчеть выше церковныхъ уставовъ, или просто не увядшая еще, замъчательная красота Екатерины. Но между молодыми супругами было мало общаго. Противоположности не замедлили обнаружиться. Генрихъ любилъ наслаждение во всъхъ видахъ и отдавался ему съ увлеченіемъ страстнаго человъка. Королева неохотно выходила изъ своихъ покоевъ и среди веселаго, великолъпнаго двора вела скромную жизнь инокини. Она посвящала молитвъ не менъе восьми часовъ въ день, сверхъ времени, назначеннаго для чтенія благочестивыхь книгь, испов'ядывалась два раза въ недълю и строго соблюдала всъ посты и обряды, предписанные Западною церковью. Конечно не безъ скорбнаго упрека смотръла она на забавы блестящаго супруга, котораго впрочемъ глубоко любила. Но на эту любовь Генрихъ могъ отвъчать только признательностію и уваженіемъ-единственными чувствами, которыя она въ состояніи была внушать, когда годы и постоянная неизлъчимая бользнь унесли ея красоту и наложили еще болье мрачный отпечатокъ на нравъ отъ природы строгій и задумчивый. Горячее желаніе короля им'єть насл'єдниковъ мужскаго пола не было удовлетворено. Изъ всёхъ дётей его отъ Екатерины осталась въ живыхъ только Марія. Сколько изв'єстно, она никогда не пользовалась расположеніемъ отца. Между тыть годы шли, права Маріи на англійскій престоль были повидимому обезпечены. Въ началъ 1527 года, французскій дворъ вступиль въ переговоры о ея рукъ, которую Францъ І-й просиль для себя или для третьяго сына своего герцога Орлеанскаго. Во время этихъ переговоровъ французскій посолъ въ Лондонъ, епископъ Тарбскій обнаружилъ нъкоторыя опасенія на счеть вредныхъ последствій, которыя могь иметь для Маріи бракъ ея родителей, совершенный съ явнымъ нарушениемъ церковныхъ уставовъ. Сомнънія, тревожившія пятнадцатильтняго юношу, пробудились съ новою силой въ зрѣломъ мужѣ.

## НАЧАЛО ПРУССКАГО ГОСУДАРСТВА \*).

Geschichte des Preussischen Staats, von G. A. Stenzel. t. 1—3. Hamburg. 1830—1841.
 Geschichte Deutschlands von 1806—1830, von Fr. Bülau. Hamburg. 1842.

Обѣ названныя здѣсь книги принадлежатъ къ извѣстному собранію сочиненій объ исторіи отдѣльныхъ европейскихъ государствъ, которое издавалось книгопродавцемъ Пертесомъ, подъ надзоромъ Герена и Укерта. Одинъ изъ редакторовъ умеръ, но имя его осталось на заглавномъ листѣ. Двадцать лѣтъ тому назадъ Геренъ, еще стоявшій въ числѣ героевъ германской науки, позволилъ Пертесу назвать его редакторомъ сборника, въ которомъ онъ, впрочемъ, не принималъ дѣятельнаго участія: славное имя ручалось за успѣхъ предпріятія. Теперь признательный книгопродавецъ нашелъ средство отплатить бывшему патрону. "Исторія Европейскихъ Государствъ", изданная Гереномъ и Укертомъ, на долѣе упрочитъ извѣстность редакторовъ, чѣмъ ихъ собственныя, старѣющія и далеко обойденныя новою наукою изслѣдованія.

Въ самомъ дѣлѣ, въ числѣ сочиненій, вошедшихъ доселѣ въ составъ "Исторіи Европейскихъ Государствъ", находятся превосходные труды, занимающіе первыя мѣста въ исторической литературѣ Германіи. Достаточно будетъ назвать исторію Италіи—Лео, Даніи—Дальмана, Швеціи—Гейера. Англіи — Лапенберга, Польши — Репеля. Не равняясь въ ученомъ достоинствѣ съ названными, Исторія Пруссіи Штенцеля и Германіи съ 1806—1830 Бюлау по современной важности содержанія имѣютъ полное право на вниманіе читающей публики. Вслѣдствіе причинъ, очень понятныхъ, мы соединили обзоръ обоихъ сочиненій въ одной статьѣ. Съ половины прошлаго столѣтія судьбы Германіи преимущественно опредѣлены судьбою Пруссіи.

Первый, вышедшій въ 1830 году, томъ Штенцеля далеко не оправдаль общихъ ожиданій. Авторъ очевидно работаль не по источникамъ, а браль готовый матеріалъ у своихъ предшественниковъ. Почти половину тома занимаетъ ненужный разсказъ о тридцатильтней войнъ, въ которомъ, въ добавокъ, нътъ ничего новаго; но отвътственность за недостатки книги не должна падать исключительно на Штенцеля, котораго превосходная моно-

<sup>\*)</sup> Статья эта была напечатана въ "Москвитянивъ" 1843 года, ч. II, Ж 4.

графія объ "Императорахъ Франконскаго дома" еще прежде поставила на ряду съ первоклассными нъмецкими историками. Написать исторію Пруссіи до 1640 года невозможно, потому что такое сочиненіе противъ воли автора должно принять форму отдъльныхъ статей. До 1640 г. Прусскаго государства не было; существовали разбросанныя отъ Нъмана до Рейна владънія Гогенцоллерискаго дома, соединенныя подъ общимъ правителемъ случайностію брачныхъ союзовъ, наслідствъ и дипломатическихъ сділокъ, но чуждыя и внутренняго, народнаго единства, и внішней политической связи общихъ выгодъ. Что было общаго между подданными маркграфа Бранденбургскаго и герцога Прусскаго? Одни принадлежали къ системъ Нъмецкой имперіи, другіе горою стояди за связь свою съ Польшею. У каждой области были свои права, свои особенности, свои частныя отношенія къ общему государю. Самое время соединенія большей части Гогенцоллернскихъ земель способствовало къ удержанію ихъ въ состояніи обособленія и противоположности. Реформація, уничтоживъ единство, которымъ католицизмъ связываль Европу Среднихъ въковъ, вывела на поприще новые религіозно-политическіе интересы. Въ XVI столътіи эти интересы, неясно сознанные, часто представляють странныя противоръчія. Исторія государей Гогенцоллернскаго дома богата примърами противоръчій такого рода. Въ 1539 году Бранденбургскій курфирсть Іоахимъ II перешель къ лютеранской церкви и чрезъ восемь лътъ сталъ на сторонъ Карла V, въ борьбъ послъдняго съ нъмецкими протестантами, когда эта борьба приняла политическій характеръ. Ревностный приверженець новаго религіознаго начала, курфирсть старался о сохраненіи старыхъ формъ жизни, неспособныхъ сдержать въ себъ этого начала. Онъ отложился только отъ католическаго догмата, а не отъ стариннаго быта, проникнутаго и условленнаго католицизмомъ. Между приверженцами обоихъ главныхъ протестантскихъ исповеданій существовала глубокая ненависть, которую напрасно старался уничтожить въ своихъ владъніяхъ курфирсть Іоаннъ Сигизмундъ, который наконецъ самъ перешелъ на сторону кальвинистовъ, къ великому соблазну большей части его подданныхъ. По этому случаю въ Берлинъ поднялся народный мятежъ, а прусскіе чины имъли наглость объявить нарушителемъ общественнаго спокойствія каждаго, кто не принадлежаль къ лютеранской или католической церкви. При сынт Іоанна Сигизмунда, Георгт Вильгельмт, началась Тридцатилттняя война. Время было строгое: оно требовало оть каждаго решительнаго отвъта на свои вопросы. Надобно было сказать твердое да или нъть, стать подъ то или другое знамя. Гогенцоллернскія земли распались на два враждебные стана: Бранденбургскіе и Прусскіе лютеране явно радовались неудачамъ Богемскихъ кальвинистовъ; на Рейнъ преобладали ревностное реформатское убъждение и искренняя преданность общему дълу протестантизма. Курфирстъ не съумъль занять твердаго, опредъленнаго началами положенія. Лично онъ быль усердный протестанть, но когда решеніе современной задачи было предоставлено мечу, онъ сталъ робкимъ ратникомъ подъзнамя католическаго императора. Дома, у себя въ государствъ, онъ радълъ о пользахъ протестантизма; во витиней политикт онъ былъ его врагомъ. Онъ думаль, что можно согласить два враждебныя начала, разделивь ихъ, отрезавъ каждому свой участокъ. А между тъмъ ненавистный ему родственникъ, великій Густафъ Адольфъ говориль: "не ходите среднею дорогою, если хотите уберечь себя и государство. Спасеніе въ крайностяхъ" \*). Курфирсть не послушалъ. До конца жизни игралъ онъ безславную, нейтральную роль и выпиль до дна чащу унизительнаго наказанія. Его владенія были разоряемы съ объихъ сторонъ. Ни протестанты, ни католики не върили ему. Въ 1640 году онъ умеръ, оставляя государство въ самомъ жалкомъ положеніи: часть провинцій была занята Шведами, другая имперцами. Сверхъ того надлежало давать войска императору, деньги Шведамъ, терпъть оскорбленія оть обоихъ. Несвязанныя части государства готовы были разложиться при первомъ сильномъ ударъ. Тогда принялъ правленіе Фридрихъ Вильгельмъ, впоследствіи Великій Курфирсть. Весь второй томъ Штенцелева сочиненія посвященъ царствованію Фридриха Вильгельма. Этотъ томъ далеко превосходить первый. Самый предметь помогаль Штенцелю, который въ этотъ разъ удовлетворилъ справедливымъ требованіямъ.

Изъ сказаннаго выше легко представить, въ какомъ трудномъ положеніи находился молодой курфирсть по смерти отда. Его земли пострадали во время войны болье, чьмъ земли князей, принимавшихъ дъятельное участіе въ борьбъ. Одна Пруссія спаслась отъ общаго разоренія. Но эта провинція, впосл'єдствіи давшая свое имя всему государству, въ то время мало содъйствовала къ приращенію могущества Гогендоллернскаго дома. Курфирсть, въ качествъ Прусскаго герцога, быль вассаломъ Польши, и Чины Прусскіе, пользуясь этимъ отношеніемъ, упрямо ограничивали власть своихъ государей. Безпрерывныя апелляціи къ Польскому королю на каждомъ шагу останавливали герцога. Тогдашнее прусское дворянство мало разнилось отъ польской шляхты и подобно ей своевольничало на сеймахъ; а въ городахъ, во главъ которыхъ стояль Кенигсбергъ, господствоваль строптивый духъ средневъковыхъ общинъ. По силъ старыхъ земскихъ привилегій, за соблюденіе которыхъ ручалась Польша, герцогь не могь ни держать въ Пруссіи войскъ, набранныхъ въ другихъ его областяхъ, ни брать налоговъ безъ воли непокорныхъ сеймовъ, ни опредълять чиновниковъ не-Прусаковъ; наконецъ, его собственное въроисповъданіе, кальвинизмъ, не было тершимо въ бывшихъ орденскихъ земляхъ и подвергалось жестокимъ, обиднымъ для властителя гоненіямъ соединенныхъ лютеранъ и католиковъ; словомъ, гердогъ, вслъдствіе ленныхъ отношеній своихъ, стояль немногимъ выше обыкновеннаго богатаго магната. Предки Фридриха Вильгельма даже добивались чести польскаго индигената и принятія ихъ въ число Государственныхъ Чиновъ тогда еще сильнаго королевства. Въ другихъ Гогенцоллерискихъ владвніяхъ существовали также свои, хотя не такъ сильныя и надежно огражденныя, какъ въ Пруссіи, мъстныя права, вынесенныя еще изъ Среднихъ въковъ и стъснявшія всякое развитіе и не односторонно-провинціальное направленіе центральной власти. Но время, когда эти права были священнымъ

<sup>\*)</sup> Слова Густава Адольфа.

содержаніемъ и выраженіемъ полной народной жизни, уже прошло невозвратно. Въ XVII стольтіи они держались, какъ историческіе наросты, увъчившіе и дробившіе государство на безконечное множество частныхъ, одна другой противоположныхъ цълей. Какъ карантины, стояли они между землями и сословіями и останавливали свободное движеніе жизни, возникшей посль реформаціи.

Такимъ образомъ Великій Курфирсть получиль въ наслідство отъ отца разоренныя войною и голодомъ владънія, власть, униженную безсмысленными ограниченіями, и позорныя витшнія отношенія. Черезъ сорокъ восемь льть онь завыщаль сыну новое государство, отринувшее всь условія государства Среднихъ въковъ, основанное не на природномъ началъ національности, а на сознанномъ единствъ разумныхъ направленій. Онъ поняль политическое значеніе реформаціи, непрочность Шведскаго могущества, доселъ главнаго оплота противъ католической реакции, и смъло сталъ во главъ протестантовъ. Съ меньшею, быть-можетъ, чистотой нравитвенныхъ побужденій, но съ равнымъ дарованіемъ и съ большею осторожностію заняль онъ мъсто дяди своего, Густава Адольфа. Участь Нъмецкой имперіи была ръшена образованіемъ нъмецкой державы, которая приняла въ себя всъ стихіи новаго времени и по возможности отвічала на всі его требованія. Германія раздвоилась на двѣ системы: Австрія осталась на сторонѣ католицизма и условленныхъ имъ формъ жизни, Пруссія взяла себъ на часть развитіе и движеніе впередъ, котораго конецъ еще не виденъ. Гдъ и какъ остановить она свой блистательный бъгъ — этого не въ состояніи сказать настоящее и едва ли скажеть будущее покольніе. Антагонизмъ религіозныхъ върованій утратиль теперь свою силу, но Пруссія, върная принятому въ XVII стольтім направленію, продолжаеть развивать протестантское начало въ наукъ и въ жизни. Съ Фридриха Вильгельма начинается внутренній процессъ, которымъ уничтоженъ въ Гогенцоллернскихъ земляхъ провинціализмъ и создана искусственная, но сильная народность, сознающая себя не въ общемъ происхожденіи отъ какого-нибудь Прусса, а въ единствъ государственной цѣли.

Многихъ лѣтъ и трудовъ стоила Фридриху Вильгельму закладка зданія, которое довель до кровли правнукъ его. Прежде всего надлежало сгладить упрямыя особенности мѣстныхъ и частныхъ правъ, безъ чего иевозможно было существованіе новаго государства. Только по совершеніи этого подвига могь курфирсть надѣяться на успѣшное окончаніе другаго, то есть на удержаніе за собою мѣста, которое онъ такъ отважно и самонадѣянно заняль въ политической системѣ Европы. Въ преслѣдованіи этихъ двухъ главныхъ направленій заключается глубокая занимательность и важность исторіи Бранденбургскихъ владѣній отъ 1640—1688. Штенцель понялъ это и посвятилъ, какъ сказано выше, этому времени цѣлый томъ. Большею частію употребленнаго имъ матеріала обязанъ онъ старой, но превосходной книгѣ Самуила Пуфендорфа: De rebus gestis Friderici Wilhelmi magni electoris Brandenburgensis commentariorum libri XIX. Berol. 1694. Пуфендорфу были открыты государственные архивы, вскорѣ послѣ смерти Вели-

каго Курфирста, его сыномъ, и ученый изслѣдователь умѣлъ соединить съ терпѣливымъ трудолюбіемъ смѣлость изложенія, замѣчательную и по соображенію обстоятельствъ, при которыхъ онъ писалъ, и по времени, когда вышло сочиненіе. Штенцелю оставалось только разобрать, привести въ порядокъ его извѣстія и дополнить ихъ, особливо для внутренней исторіи, другими данными.

Первымъ поводомъ къ непріязненному столкновенію Фридриха Вильгельма съ областными правами и сословіями были его денежныя требованія. Эти требованія были дъйствительно чрезмърны: они надолго истощили вещественное благосостояніе народонаселенія и извинялись только необходимостію. Наиболье сопротивленія встрытиль курфирсть, разумыется, въ Пруссіи, гдъ сеймы постоянно протестовали противъ каждаго новаго налога, имъя въ виду исключительно положение собственной провинции и отрицая всякую общность интересовъ съ остальными Бранденбургскими владеніями. Въ упрямомъ эгоизмъ своемъ Прусскія сословія ссылались на обычай предковъ, на грамоты, данныя имъ прежними правителями, на всв оплоты, которыми ограждаеть свое преходящее существование формальное историческое право. У Великаго Курфирста не было ничего такого: не на ветхихъ грамотахъ, не на примърахъ отцовъ основалъ онъ свои притязанія. Новое, неодолимое, жестокое время вело тяжбу съ стариною, и курфирсть явился его полномочнымъ ходатаемъ. Онъ выигралъ формально неправую тяжбу и не искалъ юридическаго оправданія для своего дела. Впоследствіи совершенное дело оправдало его. Для противниковъ, для современниковъ вообще, онъ могъ и долженъ быль казаться самоуправнымъ эгоистомъ, но содержаніемъ его эгоизма были идеи, которыя легли въ основаніе Прусскаго государства. До 1657 года отношенія къ Польшъ заставляли Фридриха Вильгельма поступать очень осторожно и уклончиво въ герцогствъ. Въ этомъ году Велаусскій и Бромбергскій договоры сняли съ него иго ленной зависимости отъ Польши и дали ему возможность дъйствовать рышительные. Изъ Польскаго вассала онь сталь настоящимъ государемъ. Но это новое положение не тотчасъ и не безъ тяжелой борьбы было признано непривычными подданными. Прусаки не хотъли дать новой присяги, измънявшей ихъ обычныя отношенія къ герцогу. Начальниками оппозиціи были два зам'вчательные челов'вка: полковникъ Христіанъ Калькштейнь, отъ дворянства, и Кенигсбергскій бюргермейстеръ Іеронимъ Роде, отъ городовъ. На сеймъ 1661 года оппозиція высказала вполнъ свое направленіе: она не хотьла разрывать связей Пруссін съ Польшею и отправила депутацію въ Варшаву къ королю Іоанну Казимиру съ просьбою о заступничествъ, съ объщаніемъ присоединить совершенно къ его королевству бывшія орденскія земли, въ случать если онъ согласится на требованія депутатовъ и дасть войско для вооруженнаго сопротивленія курфирсту. Къ счастію для последняго, при польскомъ дворе были сильныя партіи, и король быль слабъ. Коронный гетманъ Любомирскій, подкупленный Фридрихомъ Вильгельмомъ, держалъ горячо его сторону. Курфирсть съ своей стороны не теряль времени, не жалъль ни денегь, ни объщаній и дъйствоваль съ грозною ръшительностію. Часть членовъ сейма

не устояла противъ его искушеній и стала за него. Въ рядахъ оппозиціи господствовало несогласіе: дворянство ссорилось между собою и съ городами. Несмотря на все это, жители Кенигсберга дошли до того, что подняли оружіе и готовы были вступить въ бой съ стоявшимъ у нихъ гарнизономъ. Курфирсть прибыль лично въ непокорный городъ и потребоваль выдачи ему Іеронима Роде, котораго онъ, не безъ основанія, почиталь зачинщикомъ Кенигсбергскихъ смуть. За отказомъ жителей послъдовало неудачное покушеніе взять бюргермейстера силою. Наконецъ, 30 - го Октября 1662 года, курфирсть, подъ предлогомъ совъщанія, созваль граждань въ ратушу: между тъмъ полковникъ Гилле съ сотнею вседниковъ и обозомъ вышелъ изъ замка и пошелъ къ городскимъ воротамъ. Вдругъ онъ свернулъ въ сторону, заперъ своими телъгами улицу, гдъ жилъ Роде, ни мало не подозръвавшій опасности, и взяль его подь стражу. Пока всадники удерживали сбъжавшійся народъ, арестанта успъли отвезти въ замокъ, изъ окочь котораго курфирсть и князья Ангальть-Дессау и Радзивиллъ смотръли на то, что происходило. Три тысячи солдать съ заряженными и направленными противъ города пушками выстроились на дворцовой площади. На замкъ было поднято кровавое знамя. Посл'в н'вскольких в тяжелых дней городъ покорился. Роде, для суда надъ которымъ была наряжена особая коммиссія, быль уличень въ государственной измънъ, хотя собственная совъсть и общее мивніе оправдывали его. "Innocens et magnanimus vir", по выраженію умнаго и благороднаго современника, поляка Залускаго. Шестнадцать леть провель онь въ кръпости, не измънивъ глубокому убъжденію. Курфирсть не могь не опънить и не уважать его. Онъ предложиль ему свободу, съ тъмъ только, чтобы онъ попросилъ милости. Бывшій Кенигсбергскій бюргермейстеръ отвъчалъ, что онъ долженъ быть освобожденъ по праву и не нуждается въ милосердіи. Онъ умеръ въ своемъ заточеніи въ 1678 году. Ровно черезъ два года послъ описанныхъ событій, Чины герпогства присягнули Фридриху Вильгельму на полное подданство, но воспоминанія о прежнемъ и надежды на будущее, въ которомъ прусскіе патріоты безумно надъялись воскресить невоскресающее, не угасли. Эти воспоминанія и надежды поддерживались Поляками, ненавидъвшими курфирста за его дъйствія во время шведской войны, и Калькштейномъ, который наконецъ бъжаль въ Варшаву и дъйствовалъ оттуда.

Участь послѣдняго составляеть любопытный эпизодъ тогдашней исторіи. Полковникъ Христіанъ Калькштейнъ и отецъ его, генералъ-лейтенантъ Альбрехтъ Калькштейнъ, пользовались особенною милостію Фридриха Вильгельма до самаго начала его споровъ съ прусскими Чинами. Знатность рода, богатство, заслуги и рѣдкія дарованія, соединенныя съ необыкновенной силою воли, давали имъ полное право на высшія мѣста въ государствѣ. Еще во время шведской войны молодой Калькштейнъ былъ начальникомъ коннаго полка, даннаго ему курфирстомъ. Черезъ годъ отношенія ихъ измѣнились. Оба Калькштейны стали во главѣ дворянской оппозиціи на сеймахъ и рѣзко высказали свои убѣжденія. Отецъ умеръ до рѣшенія борьбы за старое право; сынъ, грозившій въ запальчивости покушеніемъ на жизнь Фридриха

Вильгельма, быль приговорень къ смерти и помилованъ только по ходатайству супруги курфирста. Свобода и имъніе были возвращены ему послъ годичнаго заточенія; но онъ не могь остаться празднымь свидітелемь перемінь, которыя совершались въ его родинь. Въ марть 1670 года онъ является въ Варшавъ, при дворъ новаго короля Михаила, гдъ уже находился сынъ Роде. Не одна личная опасность привела ихъ въ Польшу: они принесли туда съ собою задушевную мысль о возстановленіи старины и непримиримую вражду къ своему герцогу. Въ особенности былъ опасенъ Калькштейнъ, человъкъ въ высшей степени даровитый, смълый и съ общирными связями въ королевствъ и въ герцогствъ. Курфирстъ требовалъ отъ короля Михаила выдачи мятежнаго подданнаго. Разсказъ Штенцеля объ этихъ переговорахь и о трагическомъ концъ Калькштейновыхъ усилій основань на оффиціальныхъ актахъ и хорошо характеризуеть съ одной стороны-дъйствующія личности, съ другой — печальное состояніе тогдашней Польши. Фридрихъ Вильгельмъ, какъ сказано выше, требовалъ чрезъ своего резидента въ Варшавъ, Бранта, выдачи Калькштейна.

"Король устранилъ это требование подъ предлогомъ, что Калькштейнъ прибыль въ Варшаву только для принятія польскаго полка, ему прежде даннаго. Ожесточенный Калькштейнъ съ свой стороны дурно отзывался о курфирств, хлопоталь объ уничтожении Бромбергскаго договора и хвалился тъмъ, что заставитъ курфирста снова признать Пруссію польскимъ леномъ Онъ могь при этомъ положиться на содъйствіе многихъ Поляковъ, которые, вслъдствіе событій шведской войны, ненавидъли Фридриха Вильгельма. Последній написаль собственноручно къ королю и повториль требованіе о выдачь ему Калькштейна, какъ нарушившаго присягу измънника. Прусское правительство выслало въ то же время резиденту Бранту копію съ дъла, которое производилось противъ Калькштейна, для того чтобы его преступленія были извъстны королю и сенаторамь. Вторичный отказь короля усилилъ заносчивость Калькштейна и Роде... Удаленный на нъсколько времени отъ двора по настояніямъ прусскаго резидента, Калькштейнъ возвратился въ Варшаву къ открытію сейма. Онъ, казалось, успокоился, просиль Бранта ходатайствовать за него предъ курфирстомъ и объщалъ ничего не предпринимать съ своей стороны. Чрезъ нъсколько дней онъ подалъ королю и сейму, отъ имени Прусскихъ Чиновъ, двъ грамоты, въ которыхъ Чины просили, самымъ обиднымъ для курфирста языкомъ, объ освобожденіи ихъ отъ тяготывшаго надъ ними ига. Сеймовой маршаль прочель публично эти грамоты и вивств съ ними рвчь Калькштейна, исполненную колкихъ выходокъ противъ курфирста. Вслъдъ за тъмъ Брантъ подалъ ъхавшему въ сенать королю ноту, въ которой требоваль, чтобы Калькштейна допросили, оть кого онъ получиль полномочіе на подачу прусскихъ грамоть. Въ случаъ, если бы такого полномочія не оказалось, резиденть обвинялъ Калькштейна въ подлогь и измънъ и полагалъ необходимою выдачу его курфирсту для заслуженной казни. Коронный референдарій собирался по приказанію короля прочесть въ сейм' Брантову ноту, но Калькштейнъ, настроенный вице-канцлеромъ, взошелъ на ступени трона, вырваль бумагу изъ рукъ

референдарія, стоявшаго подлѣ самаго короля, и потомъ сошелъ спокойно внизъ. Референдарій закричаль своему секретарю, чтобы онъ далъ пощсчину полковнику; секретарь не рѣшился этого сдѣлать. Между тѣмъ Калькштейнъ прочелъ Брантову ноту и передалъ ее вице - канцлеру, который, прочитавъ, въ свою очередь сказалъ, что рѣшеніе дѣла принадлежитъ не сейму, а обыкновенному польскому суду, который разберетъ споръ между курфирстомъ и его подданными.

Переходъ Калькштейна къ католицизму доставилъ ему новое и могущественное покровительство польскаго духовенства. Встревоженный курфирстъ уполномочиль своего резидента въ Варшавъ на крайнія мъры, для исполненія которыхъ къ нему быль тайно присланъ конный отрядъ подъ начальствомъ капитана Монгомери. Нъсколько подкупленныхъ Поляковъ знали обо всемъ и объщали помочь въ случат нужды. Неосторожный Калькштейнъ сдълался жертвою насилія, котораго возможность объясняется только тогдашнимъ положеніемъ Польши и общимъ характеромъ дипломатовъ 17-го въка, вовсе не разборчивыхъ въ выборъ средствъ. Бранть зазваль къ себъ Калькштейна и, среди бълаго дня, велъль скрытымъ у него солдатамъ связать несчастного гостя, завернуть его въ коверъ и вынести въ приготовленный закрытый экипажъ. За городомъ пленника посадили на лошадь и такимъ образомъ доставили въ Пруссію. Послъ четырехдневныхъ напрасныхъ поисковъ, участь полковника открылась, и общее негодованіе поднялось противъ Фридриха Вильгельма и его агентовъ. Король былъ лично оскорбленъ; вице-канцлеръ и Литовскій гетманъ Пацъ, поддерживаемые сильною партією, тробовали войны и взятія подъ стражу Бранта. Послъдній должень былъ бъжать изъ Варшавы. Но начатые по этому случаю переговоры не привели ни къ какимъ результатамъ: курфирстъ далъ остыть жару своихъ враговъ, сделалъ несколько наружныхъ уступокъ и настояль на своихъ требованіяхъ. Для удовлетворенія польскихъ жалобъ, Бранть и его сообщники были преданы суду и приговорены къ строгимъ наказаніямъ. Судьи и подсудимые были, впрочемъ, увърены, что они играють роли въ комедіи, заранъе обдуманной, и были равно спокойны на счеть развязки. Брантъ провель два года въ праздности, потомъ возвратился ко двору, гдв его " ожидали почести и великольпныя награды за оказанную имъ услугу. Онъ постоянно пользовался довъріемъ курфирста и занималъ впослъдствіи очень важныя мъста.

Не такъ судили Калькштейна. Его привезли въ Мемель, и коммиссія, составленная изъ членовъ, которыхъ миѣнія заранѣе опредѣлили участь подсудимаго, произнесла смертный приговоръ. Курфирстъ подтвердилъ его. Калькштейнъ умеръ спокойно, даже весело. Онъ только просилъ разгиѣваннаго государя не оставить милостью бѣдную вдову и сиротъ, невинныхъ въ преступленіяхъ отца и мужа. Штенцель сообщаетъ о его послѣднихъ минутахъ нѣсколько любопытныхъ подробностей, взятыхъ изъ современнаго, не напечатаннаго свидѣтельства. Борьба кончилась этой кровавой развязкой. Роде и Калькштейнъ пали жертвами искреннихъ, но одностороннихъ и ограниченныхъ убѣжденій. Не собственная вина, а несчастное дѣло, за которое

они стояли, обрекло ихъ на гибель. Ихъ вина заключалась только въ превосходствъ дарованій и въ силъ убъжденій, не допускавшихъ никакихъ уступокъ, никакихъ сдѣлокъ съ современностію. Они одни стоили гнъва и казни. Когда ихъ голоса умолкли, Пруссія вошла гибкимъ и послушнымъ членомъ въ организмъ новаго государства. Современники жестоко порицали Фридриха Вильгельма; потомство молча оправдало его, хотя оно не могло отказать въ участіи падшимъ защитникамъ старины. Вопросъ этотъ разръшается просто и ясно. Въ случаъ, если бы курфирстъ проигралъ свое дѣло, если бы побѣда перешла на сторону его противниковъ—Прусскаго государства не было бы.

Несравненно легче достигь Фридрихъ Вильгельмъ своей цёли въ остальныхъ Гогенцоллернскихъ земляхъ. Только въ Пруссіи борьба центральной власти съ мёстными и сословными особенностями приняла трагическій характеръ. Въ другихъ областяхъ устарёлыя, истлёвшія учрежденія не выдержали первыхъ ударовъ и развалились. Главный трудъ состояль теперь въ расчисткі этихъ развалинъ, которыхъ нестройныя груды продолжали стёснять свободное развитіе новыхъ жизненныхъ формъ. Къ концу своего царствованія великій курфирстъ могъ сказать еще съ большимъ, быть можетъ, чёмъ Лудовикъ XIV, правомъ: l'état c'est moi. Въ самомъ дёлі, онъ былъ тогда монархъ, государь въ новомъ смыслі, который исторія дала этому слову. Онъ далъ своему народу единство: остальное совершилось само собою.

Государство было признано внутри; враждебные элементы его умирены; но надобно было доставить ему признаніе и уваженіе извив. Надобно было пріучить Европу къ мысли о новой и сильной державъ, между тѣмъ какъ самое существованіе этой державы было еще только замысломъ основателя. Смёлостью предпріятій, ловкостью и удачею исполненій курфирсть достигь и этой цѣли. Общественное миѣніе предположило, что у него гораздо болѣе силъ, чѣмъ ихъ было въ самомъ дѣлѣ, и въ свою очередь сдѣлалось однимъ изъ средствъ его могущества. Исторія сношеній Великаго Курфирста съ иностранными государствами превосходно обработана Штенцелемъ и составляеть лучшую часть его книги. Здѣсь вполнѣ высказывается характеръ Фридриха Вильгельма, составленный изъ самыхъ противоположныхъ качествъ—изъ хитрости, соображающей для собственной пользы малѣйшія политическія обстоятельства, осторожности, часто принимающей видъ робости, и смѣлости, готовой на дѣла, трудность которыхъ остановила бы государей съ гораздо большими способами исполненія.

Еще во время Вестфальскихъ переговоровь обнаружиль онъ этотъ характеръ. Онъ требовалъ чрезъ своихъ дипломатовъ въ Мюнстеръ и Оснабрюкъ такихъ вознагражденій за утраты, понесенныя отцомъ и имъ во время войны, которыхъ несоразмърность равно возбудила негодованіе въ представителяхъ Австріи, Швеціи, Франціи и Нъмецкихъ княжествъ. Въ 1646 году воевавшія стороны готовы были соединиться противъ него и принудить его силою къ болье справедливымъ условіямъ. Курфирстъ уступилъ, но при заключеніи мира онъ съумъль удержать за собою почти все, чего требо-

валъ, хотя впослъдствіи не переставалъ жаловаться на то, что съ нимъ беззаконно поступили. Другіе нъмецкіе князья были въ самомъ дълъ обижены и гораздо менъе роптали на свою участь.

Вестфальскій миръ не надолго успокоилъ Европу. Швеція нуждалась въ войнъ, потому что война была условіемъ ея искусственнаго, не изъ естественныхъ силъ народа вышедшаго величія. Въ 1654 г. преемникъ Христины, Карлъ X, уже быль готовъ напасть на Польшу, которая по внутреннему состоянію представляла самое удобное поприще для подвиговъ и завоеваній. Графъ Шлиппенбахъ былъ отправленъ Карломъ Х къ курфирсту съ предложеніемъ союза. Шведы объщали Фридриху Вильгельму часть будущихъ, но върныхъ завоеваній въ Польшь, за что онъ, съ своей стороны, долженъ быль уступить имъ прусскія гавани. Важность и неосторожность подобной уступки была очевидна. На возраженія курфирста относительно справедливости предлагаемой сдълки, Шлиппенбахъ далъ характеристическій для дипломатіи 17-го стольтія отвыть. Положеніе Фридриха Вильгельма было самое затруднительное. Онъ не могъ остаться нейтральнымъ, а дъятельное участіе въ предстоявшей войнъ могло быть гибельнымъ для него. Ему угрожала равная опасность въ случат побъды Шведовъ и Поляковъ. Польша не простила бы ему нарушенія ленной присяги. Средства къ отмщенію были у нея въ рукахъ: ей стоило только вившаться въ прусскія діла. Съ другой стороны, утверждение шведскаго могущества по сю сторону Балтійскаго моря обрекало Бранденбургскихъ князей на второстепенное политическое положеніе и могло им'єть еще худшія посл'єдствія. Карлъ Х быль безпокойный, опасный сосъдъ. Между тъмъ носились слухи, что Польша собирается отвратить отъ себя близкую грозу, уступивъ Карлу X свои права на Пруссію; что она даже готова помочь ему силою въ случа войны съ курфирстомъ. Курфирстъ не долго колебался. Онъ заключилъ въ одно и то же время два союза: одинъ со Швецією противъ Польціи, другой съ Голландією противъ Швеціи. Война продолжалась пять літь, и не менье пяти разъ переходиль Фридрихъ Вильгельмъ отъ одной стороны къ другой. И всякій переходъ его быль ознаменовань новыми выгодами и пріобр'втеніями. Решеніе борьбы находилось къ концу въ его рукахъ. Казалось, что Швеція и Польша наперерывъ старались усилить его, что только для этого вели онъ войну между собою. Карлъ предлагалъ ему, цъною союза, титулъ короля и значительную часть Польши; Іоаннъ Казиміръ освобождалъ его отъ ленной зависимости. Уже тогда возникла мысль о раздълъ Польскаго королевства: участниками въ предполагаемомъ раздълъ были царь Алексъй Михайловичь, Императорь, Швеція и Бранденбургь. Курфирсть прежде другихъ отступился отъ этой мысли: онъ сталъ въ ряду самостоятельныхъ государей и предпочиталь сосъдство съ ослабленной и униженною Польшей всякому другому. Такимъ образомъ война, которой начало грозило бъдами курфирсту, принесла пользу ему одному. Вотъ почему онъ такъ долго и упорно уклонялся отъ мира, который возвратилъ бы его къ обыкновеннымъ отношеніямъ. Онъ быль вірень своей ціли и не много заботился о нравственномъ значеніи поступковъ. Самъ никому не върилъ, да и ему не многіе върили: таковъ быль въкъ. У него быль одинъ только твердый и искренній союзникъ, Король Датскій, соединившій открыто свою судьбу съ мятежною судьбою курфирста; но когда послъднему представился удобный случай, онъ заключилъ отдъльный миръ. Зато Копенгагенская чернь едва не убила Бранденбургскаго посла.

Небольшая, но превосходно устроенная и всегда готовая къ бою армія давала Фридриху Вильгельму постоянный перевъсъ надъ прочими, менъе сильными и дъятельными нъмецкими князьями. Ни въ одно столътіе новой европейской исторіи не было столько войнъ, сколько въ XVII. Военная сила стала главною основою политическаго значенія. Такимъ образомъ, Швеція, безъ внутреннихъ условій могущества, стала во главъ съверо - восточной Европы, потому только, что у нея со временъ Густава Адольфа было всегда на готовъ отличное войско. Издержки на содержание этого войска далеко превышали средства шведскаго народа, но оно само вырабатывало себъ нужное, съ избыткомъ, въ безпрерывныхъ браняхъ. Примъръ Швеціи нашель подражателей. Собственно это было явленіе уже не новое. Еще въ Средніе въка италіанскіе кондотьеры, нъмецкіе ландскнехты и Швейцарцы вели войну ради выгодъ, которыя она доставляеть. Въ службъ каждаго государя были толпы вооруженныхъ наемниковъ, которымъ онъ довъряль болье, чъмъ своему рыцарству и земскому ополченю. Они были опытите въ своемъ дълъ и надеживе. Нервдко начальники такихъ вольныхъ дружинъ играли важную роль въ политическихъ переворотахъ. Стоитъ вспомнить Сфорцу Миланскаго и нъмецкаго рыцаря Франца фонъ Сикингенъ, который при началъ реформаціи едва не далъ новой формы всей нізмецкой жизни. Французскія междоусобія XVI въка и тридцатильтняя война не дали исчезнуть обычаю и провели его въ новую исторію. Графъ Мансфельдъ, Христіанъ Брауншвейгскій, Валленштейнъ и Бернгардъ Веймарскій были кондотьеры, но въ огромномъ размъръ. Во второй половинъ XVII стольтія система военныхъ наймовъ получила новое развитіе. Мелкіе нізмецкіе князья стали держать довольно значительныя арміи, которыми они, въ настоящемь смысль слова, торговали. Они продавали свои полки Франціи, Австріи, Нидерландамъ — не заботясь о вопросъ, который ръшался оружіемъ. Замъчательнъе другихъ быль Бернгардъ фонъ-Галенъ, епископъ Мюнстерскій. Несмотря на тесные пределы его владеній, у него было подъ ружьемъ 20,000 человекъ. При дворе воинственнаго предата не прекращались дипломатические происки, обыкновенная принадлежность дворовъ гораздо большихъ государствъ. Союзъ съ нимъ былъ предметомъ исканій Императора, Людовика XIV и Голландіи. Епископь бралъ деньги со всёхъ. Впрочемъ, въ начале следующаго столетія нашелся немецкій государь, который превзошель Бернгарда въ этомъ отношенія. Курфирсть Саксонскій и Король Польскій Августь, во время войны за испанское наслъдство, продавалъ саксонскіе полки кому угодно, и самъ получалъ жалованье за солдать, между тымь какь его собственныя земли разорялись Шведами. Въ этомъ отношеніи Фридрихъ Вильгельмъ быль гораздо чище другихъ князей. При всей измънчивости своей политики, онъ никогда не прибъгалъ къ подобнымъ средствамъ, никогда не былъ наемнымъ слугою чужихъ интересовъ, и подданные его дрались только за честь и выгоды собственной земли.

Самую блестящую эпоху въ политической дъятельности Фридриха Вильгельма составляеть промежутокъ 1671—1679 гг. Въ это время онь сталь безконечно выше всъхъ современныхъ ему государей не по однимъ дарованіямъ и удачамъ, но по благородному и твердому положенію, которое онъ заняль относительно всемощной Франців. Война 1668 года обнаружила съ одной стороны грозные Европ'в планы Лудвига XIV, съ другой-важное значеніе Голландской республики, указавшей предізлы завоеваніямъ королевскихъ армій. Лудвигъ не могъ забыть обиды и поняль, что конечное ослабленіе Голландіи есть необходимое условіе его собственнаго могущества. Къ этой цъли были направлены всъ движенія французской дипломатіи. Въ 1671 намъренія Лудвига уже не были тайною, и успъхъ ихъ почти обезпеченъ. Большая часть нъмецкихъ князей была на сторонъ Франціи, которой вліяніе въ Германіи далеко превышало императорское; Англія явно готовилась помогать врагамъ республики; подкупленный австрійскій министръ Лобковичь убъдилъ императора Леопольда подписать договоръ, который обязываль его къ соблюдению строгаго нейтралитета; Швеція за 600,000 талеровъ ежегодныхъ субсидій объщала немедленно занять владівнія членовъ германскаго союза, которыхъ помощь могла бы принести пользу обреченнымъ гибели Штатамъ. Можно навърно сказать, что въ цълой Европъ не было ни одного министра иностранныхъ дъль, не бравшаго денегь оть французскаго правительства. Этого мало-не только мелкіе намецкіе князья, но сильные властители, какъ Карлъ II въ Англіи и некоторые изъ курфирстовъ, получали лично пенсіоны отъ Лудвига XIV и стояли къ нему въ отношеніи самой унизительной зависимости. Еще за несколько леть до начала войны съ Голландією, писаль въ донесеніи къ своему правительству знаменитый англійскій дипломать Уильямъ Темпль: "Мы должны обратить вниманіе не столько на настоящее великое могущество Франціи, сколько на силу ума и геній, съ какими нынішній король и его министры ведуть діла свои. Изъ писемъ французскихъ пословъ, перехваченныхъ или купленныхъ маркизомъ Кастель - Родриго (правителемъ Испанскихъ Нидерландовъ), ясно, что отъ Италіи и Португаліи до Польши, въ ціломъ христіанскомъ мірів, ність уголка, ими не замъченнаго и не вошедшаго въ составъ ихъ политическихъ соображеній". На основаніи матеріаловъ, обнародованныхъ въ последніе годы Капфигомъ, Минье и другими французскими учеными, можно было бы составить очень любопытную смъту суммъ, употребленныхъ Лудвигомъ XIV на подкупы, составлявшіе одно изъ главныхъ средствъ его политики.

Среди общаго паденія устояль одинъ Бранденбургскій курфирсть. Онъ тотчась предложиль помощь свою Нидерландскимъ Штатамъ, несмотря на непріязнь, которая существовала между нимъ и тогдашнимъ правительствомъ республики. Въ то же время онъ старался открыть глаза нѣмецкимъ князьямъ и указать имъ всю важность предстоявшаго вопроса и опасность, грозившую Германіи. Его не послушали—такъ, какъ отецъ его не послушалъ Густава Адольфа. Императоръ, обманутый продажными совѣтниками, на-

ружно уступиль угрозамь курфирста, который объявиль, что въ случать, если Австрія не выставить войска противь Французовь, онь ръшительно перейдеть на сторону Лудвига XIV и подълится съ нимъ неизбъжными завоеваніями въ Нидерландахъ и Германіи. Подобныя предложенія со стороны Франціи были имъ уже не разъ отвергнуты. Австрійскій отрядъ двинулся, дъйствительно, къ берегамъ Рейна, но генералы получили тайное приказаніе избъгать всякаго дъла. Положеніе Фридриха Вильгельма стало еще хуже. Онъ одинъ стоялъ съ полнымъ сознаніемъ за свободу Германіи и Европыно борьба была не по силамъ молодому государству. Голландія не платила объщанныхъ субсидій и вела отдъльные переговоры; Польша и Швеція грозили войною; Рейнскіе князья настоятельно требовали денежныхъ вознагражденій за убытки, причиненные имъ присутствіемъ Бранденбургскихъ войскь въ ихъ земляхъ, между тъмъ какъ часть собственныхъ владъній курфирста находилась въ рукахъ Французовъ, разорявшихъ ихъ по произволу. Последующія событія известны. Высокій примерь Фридриха Вильгельма даль наконецъ общее направленіе европейскимъ интересамъ; планы Лудвига удались только въ половину, и Швеція, вызванная имъ на театръ войны, проиграла Фербеллинское сраженіе. Эта битва, въ которой съ объихъ сторонъ было не болъе 20,000 человъкъ, принадлежитъ къ великимъ событіямъ Новой Исторіи. Шведы утратили славу непобъдимости, главное условіе ихъ могущества, и на цълую четверть въка, до походовъ Карла XII, были отръшены отъ незаконнаго вліянія на дъла Европы; наслъдниками ихъ военной славы были Фербеллинскіе поб'єдители: Фридрихъ Вильгельмъ и его армія. О впечатлівній, произведенномъ этою побідою, можно судить по опасеніямъ Вънскаго двора, чтобы при Балтійскомъ моръ не возникло новое Вандальское царство: "Caesari haud placere regnum Vandalicum ad mare Balticum exsurgere", сказаль открыто президенть австрійскаго военнаго совъта. Изъ подобныхъ опасеній произошли трудности, встръченныя курфирстомъ при заключеніи мира. На этотъ разъ онъ не вынесъ изъ борьбы ничего, кромъ славы. Несмотря на частныя сближенія съ Франціей, Великій Курфирстъ остался въренъ политическимъ идеямъ, которыя заставили его поднять оружіе въ 1672 году. Искусительныя предложенія Лудвига XIV, поколебавшія его ближайшихъ совътниковъ, изъ которыхъ многіе получали жалованье оть французскаго короля, не соблазнили его. Онъ началъ оппозиціонное направленіе, котораго заключеніемъ была война за испанское наслъдство, и по странному ръшенію судьбы, въ самый годъ кончины Фридриха Вильгельма, вступиль на англійскій престоль его племянникъ и продолжатель, Вильгельмъ III.

Не даромъ сказалъ Фридрихъ II, склоняясь предъ могилою дивнаго предка: celui-ci a beaucoup fait. Во всёхъ направленіяхъ государственной дъятельности указалъ онъ прямой путь своимъ преемникамъ, и ни одному изъ нихъ не удалось безнаказанно свернуть въ сторону. Есть одна мало оцъненная часть дъятельности Великаго Курфирста. — Мы говоримъ объ его участія въ умственномъ движеніи въка, о его уваженіи къ наукъ, съ вольнымъ развитіемъ которой связаны отнынъ слава и значеніе Прусскаго государства.

Курфирстъ понялъ и опфииль эту новую силу, входившую въ жизнь народовъ образовательнымъ началомъ изъ затворничества, въ какомъ держали ее Средніе въка. Это пониманіе обнаружилось въ величавой, хотя фантастической формъ, въ намъреніи Фридриха Вильгельма основать всемірный университеть. Мысль объ этомъ сообщиль курфирсту Бенедикть Скиште, шведскій государственный сов'ьтникъ, ученый энтузіастъ, в вроятно вовсе не ожидавшій найти покровителя въ государъ, котораго извъданный практическій умъ, повидимому, быль чуждъ всякой мечтательности. Памятникомъ ихъ общихъ предположеній остался изданный на латинскомъ языкѣ 22 - го апръля 1667 г. и подписанный курфирстомъ уставъ новаго университета. Въ началь изложена цыль основателя — доставить ученымь всыхь христіанскихъ исповъданій, безъ различія религіозныхъ и политическихъ убъжденій, пріютъ, гдъ каждому было бы возможно развивать науку независимо отъ внъшнихъ стъснительныхъ вліяній. Ученые Евреи и Магомедане допускаются также, но съ условіемъ не распространять своихъ върованій. Городъ Тангермюнде, на Эльбъ, предоставленъ въ полное распоряжение ученой республикъ, подвъдомой одному курфирсту. Съ этою пълью городъ освобожденъ отъ всякихъ государственныхъ повинностей, и сверхъ того Фридрихъ Вильгельмъ собирался войти въ сношенія съ иностранными дворами и просить ихъ о признаніи всемірнаго университета и объ обезпеченіи ему въчнаго нейтралитета среди войнъ, которыхъ перевороты могли остановить труды мирныхъ служителей науки. Несмотря на всё эти мёры и на приготовленный капиталь, европейскіе ученые не отозвались на приглашеніе государя, котораго средства еще далеко не равнялись съ его замыслами. Подробныя извъстія объ этомъ любопытномъ предметь находятся въ книгь Эрмана: Sur le projet d'une ville savante dans le Brandenbourg. Berlin, 1792.

Третій томъ Штенцеля содержить въ себѣ царствованіе двухъ первыхъ королей прусскихъ. Кому не извѣстны эти двѣ странныя, совершенно противоположныя историческія личности? Слабый, роскошный Фридрихъ I, и его суровый до жестокости сынъ — оба безсознательно ведшіе государство къ его великому назначенію. Вмѣстѣ съ землями Великаго Курфирста наслѣдовали они созданную имъ систему. Каждый изъ нихъ понялъ ее односторонно и развивалъ ее по своему; но основы протестантскаго государства были уже крѣпки, и односторонность правителей не могла поколебать ихъ. Въ слѣдующей книжкѣ Москвитянина мы познакомимъ читателей съ окончательными результатами Штенцелевыхъ изслѣдованій и съ книгою Бюлау \*).

<sup>\*)</sup> Это объщаніе, пъ сожальнію, осталось неисполненнымъ.

#### РУКОВОДСТВО КЪ ПОЗНАНІЮ ОРЕДНЕЙ ИСТОРІИ ДЛЯ СРЕДНИХЪ УЧЕВ-НЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ, СОЧИНЕННОЕ О. ОМАРАГДОВЫМЪ. О. - ПЕТЕРВУРГЪ, 1841, с. 367 \*)

При настоящемъ состоянии русской ученой литературы, въ особенности по предмету Всеобщей исторіи, критика не имѣетъ права произносить строгихъ приговоровъ. Въ основаніе своихъ сужденій она большею частію должна брать не чистое отношеніе книги къ наукѣ, а условное отношеніе къ потребностямъ читающей или, лучше сказать, учащейся публики. Весьма немногія сочиненія имѣютъ у насъ значеніе самостоятельныхъ явленій: большая часть суть только учебныя пособія.

"Руководство къ познанію Средней Исторіи" не есть книга ученая въ настоящемъ смыслъ: въ ней нътъ ни новыхъ самостоятельныхъ изслъдованій, ни даже результатовъ большой начитанности; но она заключаеть въ себъ главныя условія, требуемыя отъ учебника: довольно богатый запасъ фактическихъ свъдъній, отчетливое расположеніе частей, облегчающее обзоръ цълаго, и хорошее изложеніе, совершенно соотвътствующее назначенію книги. Авторъ положиль въ основаніе своего труда изв'єстное сочиненіе нъмецкаго историка Лео: Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters. Halle. 1830, и воспользовался сверхъ того вторымъ томомъ его же Всеобщей исторіи (Lehrbuch der Universalgeschichte. Halle. 1836), въ которомъ заключается Исторія Среднихъ въковъ, не столь подробная, но исправленная результатами изследованій, сделанных вы промежутке 1830—1836 г. Г. Смарагдовъ очень удачно сократилъ и слилъ эти двъ книги въ одно цълое. Тъ части его учебника, гдъ онъ отступиль отъ Лео, наименъе удались ему. Во всякомъ случать, исторія г. Смарагдова гораздо выше всего, что у насъ сдълано въ этомъ родъ, и даже несравненно лучше изданной имъ въ прошломъ году Древней исторіи.

Мы укажемъ теперь на нъкоторые бросившеся намъ въ глаза недостатки, которые легко можно исправить при второмъ изданіи.

Передъ каждою отдъльною статьею г. Смарагдовъ приводить литературу принадлежащихъ къ ней источниковъ и учебныхъ пособій. До сихъ поръ у

<sup>\*)</sup> Статья напечатана въ "Москвитянивъ" 1841 года, ч. VI, № 12, въ отдълъ вритики.

насъ этого не дълали, къ большому вреду учителей и учащихся. Исчисленіе литературныхъ пособій къ изученію предмета должно составлять необходимую принадлежность хорошаго учебника. Разумъется, что при этомъ надобно имъть въ виду не полноту указаній, а отчетливость въ выборъ, сообразуясь съ практическою цълю книги. "Руководство къ познаню Средней Исторіи" писано для среднихъ учебныхъ заведеній. Учителямъ этихъ заведеній необходимо знать лучшія, нов'яйшія книги по ихъ предметамъ; такое знаніе можетъ принести большую пользу даже ученикамъ. Г. Смарагдовъ понялъ эту потребность, но не удовлетвориль ей. Лео, писавшій для учебныхь заведеній Германіи, которыхъ средства гораздо богаче нашихъ, ограничился въ своей Средней исторіи (въ Древней совстить другое дело: между источниками Средней и Древней исторіи огромная разница во всёхъ отношеніяхъ) исчисленіемъ однихъ новъйшихъ, представляющихъ науку въ современномъ видъ и притомъ доступныхъ всъмъ книгъ. Послъднее условіе очень важно. Къ чему приводить въ учебникъ, назначенномъ для гимназій, книги, которыя находятся въ весьма немногихъ большихъ библіотекахъ и читаются только людьми, посвятившими себя исключительно частнымъ изследованіямъ по своей наукъ? Это роскошь, вовсе не идущая къ книгъ, имъющей практическую учебную цель. Г. Смарагдовъ своимъ примеромъ доказываеть справедливость этихъ замъчаній: несмотря на всю добросовъстность труда своего, онъ впадаетъ въ самыя странныя заблужденія почти всякій разъ, когда ему приходится говорить объ источникахъ. Мы приведемъ нъсколько примъровъ. На стр. 46 приводятся источники исторіи Ость - Готоовъ и между прочимъ сказано, что Іорнандово сочиненіе de Gothorum origine et rebus gestis дошло до насъ въ сокращени, сдъланномъ Кассіодоромъ. Совсъмъ наобороть: Іорнандъ въ предисловіи своемъ говорить, что онъ сділаль извлечение изъ 12 книгъ, написанныхъ Кассіодоромъ объ исторія Остъ-Готовъ. Далъе на стр. 51 находится еще болъе важная ошибка: рядомъ съ Павломъ Варнефридомъ въ числъ лътописцевъ Лонгобардскихъ являются два ученые 17 стольтія, Камилль Перегринь и Фр. Христіусь, котораго диссертація о происхожденіи Лонгобардовъ названа здісь источникомъ. На етр. 132 Дюшенъ названъ продолжателемъ Букетова сборника, хотя онъ издалъ свое собраніе льтописей французских за сто льть до Букета. Эти погрышности, которыхъ можно было бы насчитать и болье, произошли очевидно оттого, что г. Смарагдовъ не знакомъ самъ съ литературою источниковъ, не имъя подъ рукою драгоценныхъ собраній, которыя онъ приводить. Кому и какую пользу можетъ принести подобное вычисленіе источниковъ? Не лучше ли было бы указать на нъсколько главныхъ лътописцевъ, какъ напр. Григорія Турскаго, Прокопія, Беду, Павла Діакона, Луитпранда, Ламберта Ашаффенбургскаго и Саксона Грамматика, какъ на представителей современной имъ образованности, и выпустить это множество безполезныхъ заглавій, въ особенности предъ Византійскою исторіей. Вообще отділь литературы самый слабый въ книгъ г. Смарагдова. За исключеніемъ сочиненій, приведенныхъ у Лео, ему мало извъстны труды современныхъ европейскихъ историковъ. Отсюда произошли некоторые другіе недостатки его руководства.

Такимъ образомъ, если бы автору были извъстны сочиненія Ферд. Мюллера и Цейсса о племенахъ Германскихъ, онъ навърно иначе написалъ бы § 11 своей книги: о первобытной исторіи Германцевъ. На какомъ основаніи онъ дълить Германцевь на Кимровъ и Суевовъ, намъ неизвъстно. До сихъ поръ Кимры (которыхъ надобно отличать отъ Кимвровъ) обыкновенно причислялись къ племени Кельтическому. Если брать въ основание этимологическіе выводы, то старая, оставленная нын'в гипотеза Мозера, что Германцы раздълялись по образу жизни на осъдлыхъ (Саксовъ отъ Sassen) и блуждающихъ (Суевовъ отъ schweisen), все еще должна взять перевъсъ надъ мнъніемъ г. Смарагдова. Въ § 14 читаемъ: "община (германская) имъла во время мира начальника, который носиль титуль графа и избирался изъ важнъйшихъ фамилій". Это несправедливо: графы суть главные члены дружины, они спутники, comites (gravo, grafio, gerefa, socius, см. Іак. Гримма Deutsche Rechtsalterthümer, стр. 752) кунига. Должность и названіе графовь перешли отъ Франковъ къ подчиненнымъ имъ племенамъ. Отъ этой ощибки могъ бы предостеречь автора руководитель его Лео, который очень справедливо говорить: "гдъ графы или comites являются во главъ народа въ качествъ вождей ополченія и — что съ этимъ связано — въ качествъ предсъдателей суда, тамъ древнее общинное устройство уступало мъсто дружинному". Объ Аттиль повторяется, § 26, выдуманная поздныйшими венгерскими писателями, которые почитаютъ его своимъ землякомъ, басия, что онъ называлъ себя бичемъ Божіимъ, о чемъ не говоритъ ни одинъ изъ современныхъ и даже послъ него жившихъ льтописцевъ. Такъ же неосновательно извъстіе, § 182, о происхожденіи турнировъ, будто бы введенныхъ въ Германію королемъ Генрихомъ І-мъ. У всъхъ воинственныхъ народовъ бываютъ военныя игры; такія были безспорно у Германцевъ еще при Каролингахъ, и въроятно ранъе; но настоящіе рыцарскіе турниры вошли въ употребленіе, прежде всего во Франціи, только въ 12 стольтіи. Здысь Лео ввель г. Смарагдова въ заблужденіе; онъ повториль выдумку Рикснера, который въ 1530 издаль книгу о турнирахъ, исполненную вздорныхъ извъстій. Опроверженіе находится у Дюканжа Glossarium mediae et infimae latinitatis s. v. torneamenta. Мы обращаемъ вниманіе на эти подробности, потому что отъ учебной книги можно и должно преимущественно требовать точности и върности свъдъній. Подобныхъ недосмотровъ много въ книгъ г. Смарагдова; но мы оставимъ ихъ, въ надеждъ, что второе изданіе явится очищенное и исправленное по новымъ пособіямъ, которыми такъ богата теперь наука.

Въ заключение еще одно замъчание: авторъ совершенно правъ, говоря, что Исторія Среднихъ въковъ носить характеръ борьбы, что это періодъ броженія силъ молодой Европы; но едва ли кто изъ занимавшихся основательно Исторіею Среднихъ въковъ согласится со слъдующими словами: "съ одной стороны, въ папствъ духовныя силы стремятся овладъть тогдашнимъ міромъ, съ другой—физическія силы рыцарства и ленной монархіи шагъ за шагомъ защищаютъ свое господство". Въ этомъ противоположеніи рыцарство и ленная монархія являются какъ бы представителями неразумной, стихійной силы. Но въ основаніи рыцарства и имперіи въ Среднихъ въкахъ

лежали также духовныя начала. По этому только борьба императорской власти съ папскою, совершавшаяся въ одно и то же время въ области теорій и въ области политической дъйствительности, получила такое всемірно-историческое значеніе и такой величавый характеръ.

# ГООУДАРОТВЕННЫЕ МУЖИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦІИ ВЪ ЭПОХУ ЕЯ ВОЗРОЖДЕНІЯ. ИОТОРИЧЕОВОЕ РАЗОУЖДЕНІЕ ИВАНА ВАВОТА. МООКВА. 1851 ГОДА\*).

Въ теченіе двухъ последнихъ леть наша литература обогатилась несколькими замізчательными произведеніями, посвященными классической древности. Этотъ отдълъ науки, на который у насъ долго не обращали надлежащаго вниманія, вошель теперь окончательно въ кругь самостоятельныхъ занятій русскихъ ученыхъ. Доказательствомъ можеть служить монографія г. Леонтьева "о Поклоненіи Зевсу", изданные имъ же "Пропилеи", наконецъ внига г. Бабста "Государственные мужи древней Греціи въ эпоху ея распаденія". Нельзя, при этомъ случать, не помянуть признательнымъ словомъ незабвеннаго, такъ рано отнятаго у насъ смертію профессора Крюкова. Его кратковременная академическая деятельность должна служить благороднымъ образцомъ и поощреніемъ для каждаго русскаго преподавателя. Покойный Крюковь не успъль совершить задуманныхъ имъ трудовъ, хотя въ его бумагахъ остались значительные, теперь безплодные матеріалы, по которымъ можно судить только объ объемъ и разнообразіи его изслъдованій; но лекціи, читанныя имъ въ продолженіи немногихъ годовъ, въ Московскомъ Университетъ, пали богатыми съменами на плодотворную почву. Цълый рядъ даровитыхъ, уже пріобрътшихъ собственную извъстность учениковъ свидетельствуеть о силе рано отшедшаго учителя.

Предвидимъ неизбѣжный, столь часто въ наше время повторяемый вопросъ о настоящемъ значеніи и пользѣ науки древностей. Противники классическихъ литературъ нападаютъ на нихъ съ разныхъ сторонъ. Одни говорятъ, что поле этихъ изслѣдованій до такой степени воздѣлано или лучше сказать истощено, что новымъ труженикамъ остается только безплодная переработка стараго, отвлекающая ихъ силы отъ занятій болѣе полезныхъ. Другіе, не ограничиваясь такимъ отрицательнымъ обвиненіемъ, идутъ далѣе и утверждаютъ, что изученіе греко-римской древности отрываетъ умъ отъ дѣйствительности и вноситъ въ него понятія, принадлежащія чуждому намъ, но своимъ направленіямъ, міру. Замѣтимъ, впрочемъ, что между порицателями классической древности рѣдко встрѣчаются люди основательно съ нею знакомые и способные произнести самостоятельный приговоръ въ спорѣ, отъ котораго зависитъ образованіе будущихъ поколѣній. — Нѣтъ никакого со-

<sup>\*)</sup> Напечатано въ 58 № "Московскихъ Въдомостей" 1851 г.

мнънія, что новый, христіанскій міръ отдъленъ отъ языческаго огромнымъ разстояніемъ, которое измѣряется не одними вѣками. По ту сторону Евангелія остался быть естественнаго человъка, носившаго въ себъ самомъ источники неполнаго знанія и самонад'ьянной силы. Созданные его воображеніемъ, призрачные боги не могли ни спасти отъ разрушенія, ни пережить порядка вещей, ввърившаго имъ свое существованіе. Духовная жизнь и политическія формы Аннъ и Рима прошли невозвратно. Всякая попытка воскресить ихъ была бы признакомъ историческаго безумія, которое можетъ овладѣвать лишь устарълыми, безсильными къ живому творчеству народами. Съ другой сторопы, это замкнутое въ себъ, вполнъ совершившееся время богато высокими и благородными назиданіями. Мы не считаемъ нужнымъ повторять здісь то, что уже много разъ было сказано о красоті античнаго искусства, наслажденіе которымъ само по себѣ можеть быть достаточною цѣлью и оправданіемъ изученія древности. Умолчимъ также о наукъ, которой представителями были Платонъ и Аристотель, неисчерпанные двадцатью двумя въками источники умозрительнаго въдънія. Проповъдники иной высшей мудрости, отцы нашей Церкви, разрушая язычество, бережно вынимали изъ его развалинъ великія произведенія писателей, непросвъщенныхъ христіанствомъ, но силою благородной мысли неослабно искавшихъ высшей истины. Не должно забывать, что мы обязаны Церкви сохраненіемъ уцілівшихъ памятниковъ древнихъ литературъ. Почти такое же право имъютъ на наше вниманіе политическія судьбы Греціи и Рима. Образованіе и упадокъ древнихъ гражданскихъ обществъ были не даромъ предметомъ постоянныхъ размышленій для величайщихъ умовъ посл'ідующихъ временъ. Они не искали въ прошломъ примъровъ и формъ, неприложимыхъ къ настоящему, а напротивъ, укръпляли себя созерцаніемъ явленій, которыя раскрылись въ античномъ мірѣ, уже столь отдаленномъ, что онъ можетъ служить предметомь совер-, шенно спокойнаго изученія, свободнаго отъ всякихъ практическихъ увлеченій.

Г. Бабстъ избраль предметомъ для своего прекраснаго разсужденія одну изъ самыхъ любопытныхъ эпохъ Греческой исторіи, именно время разложенія республиканскихъ формъ жизни и перехода къ монархіи. Предоставляя себѣ въ будущемъ болѣе подробный разборъ этой книги, мы желали бы предварительно обратить на трудъ г. Бабста вниманіе читателей Московскихъ Вѣдомостей. Авторъ не довольствовался передачею собранныхъ имъ съ большимъ тщаніемъ и критикою свидѣтельствъ. Онъ согрѣлъ матеріалъ своимъ сочувствіемъ къ нему и живымъ изложеніемъ. Особенно хороши представленныя имъ характеристики государственныхъ мужей Греціи въ IV столѣтіи до Р. Х. Укажемъ для примѣра на страницы, посвященныя Ксенофонту. Намъ не удавалось читать болѣе ясной и умной оцѣнки этого философа-кондотьери. Дабы познакомить читателей съ способомъ изложенія г. Бабста, мы приведемъ его слова о греческихъ наемникахъ.

"Наемники были необходимымъ слѣдствіемъ разложенія жизни греческой. Мы видѣли выше, какъ падали всѣ коренныя начала ея; изъ описанія внутренняго состоянія Анинъ и Спарты мы видѣли, какъ не было уже болѣе уваженія къ древнимъ обычаямъ; открыто надъ всѣмъ смѣялись, суды по-

теряли все значеніе, храмы не служили болье убъжищемъ; отчизна потеряла для всъхъ свою прелесть, потому что никто не считалъ себя безопаснымъ, и каждый боялся за свои убъжденія; партіи преслъдовали другь друга съ ожесточеніемъ, и каждая побъда сопровождалась изгнаніемъ или добровольнымъ удаленіемъ. Вмісто привязанности къ родині видимъ мы озлобленіе и желаніе мести; одни скрывали свои капиталы, ибо опасались налоговъ; другіе бъжали, потому что жить было нечьмъ, и вотъ вся Греція наполнилась бітлецами ( $\varphi v \gamma \alpha \delta \epsilon \varsigma$ ), которые, не видя ничего утішительнаго въ будущемъ, продавали свои услуги первому желающему. Имъ честнъе казалось умереть съ мечемъ въ рукахъ, нежели гибнуть по навътамъ доносчиковъ. Таково происхожденіе греческихъ наемниковъ, — явленія, которому подобныя мы встръчаемъ не разъ въ исторіи. Такъ образовались кондотьери въ Италіи; то же самое было во время религіозныхъ войнъ въ періодъ реформаціи. Въ Греціи давно служили Аркадяне и Критяне наемниками, но это было вслъдствіе географическаго положенія ихъ родины. Аркадяне были Швейцарцами древней Греціи. Гористое, б'ёдное отечество заставляло ихъ съ раннихъ лъть продавать свои услуги всъмъ и каждому. Остальныя государства Греціи не знали этого обыкновенія, и каждый Грекъ считаль позорнымъ продавать свою кровь иноземцамъ, тъмъ болъе еще варварамъ. Во время войны Пелопонезской мы встръчаемъ уже наемниковъ, а въ послъдніе ся годы этотъ обычай вполнъ укоренился. Ожесточеніе, съ которымъ боролись въ каждомъ почти городъ враждебныя партіи, выслало много народу для пополненія рядовъ въ наемныхъ войскахъ; уже Өукидидъ говорить, что возвышение жалованья на одинъ оболъ можеть переманить матросовъ на непріятельскій флоть (Thucyd. 8, 45). Какъ много было изгнанниковъ, видно изъ того, что Киръ Младшій могь легко набрать себъ 13,000 греческихъ воиновъ. Въ полномъ разгарѣ являются наемники во время Коринеской войны. "Съ этого времени", говорить Ксенофонть, "граждане составляють обыкновенно гарнизовь, войну же ведуть наемники (Хеnoph. Hell. 4, 4)". Кононъ нанялъ на персидское золото цълую толпу ихъ. Главнымъ сборнымъ мъстомъ наемниковъ быль въ это время Коринеъ (ξενιχον έν Κορίνθο Schol. Aristoph. Plut. 173). Предводителями ихъ были Ификрать и Хабрій, создавшіе новую тактику, о которую сломилось старинное военное искусство греческое. Агезилай привелъ также наемниковъ изъ Азін, которыми начальствоваль Гериппидъ, и съ этого времени мы почти уже не видимъ войскъ изъ самихъ гражданъ, но всв войны ведутся наемниками, которыхъ можно было имъть за весьма дешевую цъну. "Гораздо болве воиновъ можно набрать, говорить Исократь, между праздношатающимися, нежели между гражданами (Isocr. epist. 9)". "Наши предки, говорить онъ въ одной своей рѣчи (De расе, 16), собственной кровью освободили Грековъ; мы же не дерзаемъ сражаться для собственныхъ нашихъ выгодъ, а предоставляемъ все наемникамъ, готовымъ всякаго продать за деньги. Мы такъ ихъ высоко цънимъ, что не обращаемъ внимания на жалобы, которыми ихъ осыпаютъ, но напротивъ радуемся, слыша объ нихъ что-нибудь подобное; мы сами страдаемъ отъ бъдности, а липаемъ себя

посл'єдняго, чтобы заплатить наемникамъ; этого не д'влали не только предки наши мараоономахи, но даже и тъ, которыхъ ненавидъли наши союзники, потому что они все-таки сражались сами, мы же напротивъ и не думаемъ о битвахъ, а употребляемъ наемниковъ, какъ царь Персидскій. Прежде брали въ гребцы чужестранцевъ и рабовъ, теперь же наоборотъ: Аеинскій корабль пристаеть къ берегу, чужестранцы идуть съ оружіемъ на враговъ, а бывшіе владыки Гелленовъ сидять съ веслами въ рукахъ". Такъ жаловался Исократь и всъ лучшіе патріоты, но они не могли помочь горю. Наемники были такимъ же законнымъ явленіемъ, такимъ же результатомъ всей предыдущей жизни, какъ и многія другія черныя стороны описываемой нами эпохи. Когда старинный городовой быть быль подорвань, то гражданину житья не было на родинь, и онь шель искать на чужбинь добычи, а часто и хлъба. Прежде бывало Греки, вытъсняемые изъ родины политическими распрями или недостаткомъ, основывали на чужбинъ колоніи, но теперь и этого не могло быть. Кому была радость запереться въ узкой городовой жизни, когда личность высказывала столько новыхъ требованій? Передъ греческими наемниками открылась Азія со всёми ея сокровищами, богатый Египеть; ихъ вездъ принимали радушно, ихъ ласкали Оессалійскіе князья и великій царь Персидскій. Не одно корыстолюбіе и желаніе добычи, не одн'в политическія невзгоды или притісненія были главными причинами, выславшими столько бойцевъ въ Азію: Греку нуженъ былъ наконецъ просторъ, а его онъ не находиль на родинъ и шель попытать счастія на чужбинъ.

"Наемниковъ обвиняютъ въ развратъ, въ томъ, что они дерутся за свободу и противъ нея, за царя Персидскаго и противъ него, что они ввели на родину чуждые дотолъ пороки; все это справедливо, но какое же время разложенія стариныхъ формъ общественныхъ отличается строгою нравственностью? Толпы изгнанниковъ и наемниковъ доказали ясно, что время требуеть иныхъ формъ, и служили лучшимъ протестомъ противъ старины. Много свъжихъ силъ бродило въ Греціи, и онъ были гибельны для Греціи старой, но ихъ нужно было только направить на одно великое дъло, и когда явилась такая личность, она доказала, что эти же самые наемники завоевали цълый Востокъ во имя греческой цивилизаціи. Александръ Македонскій многимъ обязанъ военачальникамъ, воспитаннымъ въ школъ наемниковъ.

"Время наемниковъ—это эпоха въ исторіи военнаго искусства древняго міра, такъ же точно какъ 30-ти-льтняя война — эпоха въ военномъ дълъ новаго времени. Наемники, подъ предводительствомъ Ификрата и другихъ знаменитыхъ вождей, были такъ отлично выучены и дисциплинированы, что могли въ случав нужды драться безъ полководца. Примъръ тому мы встръчаемъ у Ксенофонта. Послъ въроломнаго умерщвленія полководцевъ, новые начальники выбираются изъ солдатъ. Кто пріобрълъ себъ извъстность храбростью или силою, могъ всегда собрать легко подъ своимъ начальствомъ толпу удальцовъ, съ которыми отправлялся предлагать свои услуги первому желающему, а работы было вездъ много. Кто достаточно награбилъ, и въ состояніи былъ давать порядочное жалованье, могъ всегда найти удальцовъ,

готовыхъ идти съ нимъ на промыселъ. Ему стоило только отправиться на мысъ Тенаронъ, гдѣ былъ знаменитый храмъ Посидона; тамъ всегда толпились праздные наемники, ожидавшіе прибыльнаго дѣла. Наборъ ихъ происходилъ часто очень страннымъ образомъ. Ксенофонтъ разсказываетъ, что въ числѣ 10,000 грековъ былъ одинъ Олинеіецъ Эписеенъ, извѣстный своею храбростью воинъ. Онъ выбиралъ себѣ всегда самыхъ красивыхъ и самыхъ молодыхъ воиновъ, и во главѣ ихъ совершалъ чудеса храбрости (Anab. VII, 4). Многіе изъ извѣстныхъ начальниковъ наемныхъ войскъ начинали свое поприще разбоями, такъ напр. Харидемъ, о которомъ будемъ говорить ниже. Вообще это сословіе не отличалось разборчивостью въ средствахъ добывать деньги. Главною цѣлью была добыча, а какъ она достается, до этого никому не было дѣла".

Такихъ мѣткихъ, объясняющихъ цѣлое историческое явленіе мѣстъ въ сочиненіи г. Бабста много. Но желаніе приблизить къ русскому читателю описываемыя событія и лица, заставляетъ автора иногда говорить языкомъ, по нашему мнѣнію, несовсѣмъ свойственнымъ содержанію его книги. Не измѣняя смысла событія, онъ въ разсказѣ своемъ употребляетъ иногда выраженія, какъ-то нейдущія къ Греческому міру. Это, впрочемъ, единственный упрекъ, какой ему можно сдѣлать относительно формы, данной имъ своему замѣчательному труду. "Государственные мужи Грецін" обнаруживаютъ въ авторѣ рѣшительный историческій таланть и дають намъ право поздравить Русскую историческую литературу съ новымъ и даровитымъдѣятелемъ.

ИОТОРІЯ ВОЙНЫ РОССІИ СЪ ФРАНЦІЕЮ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА І-ГО ВЪ 1799 ГОДУ. СОСТАВЛЕНА ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЪНІЮ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ І-ГО. ПЯТЬ ТОМОВЪ. СОЧИНЕНТЕ ПОЛКОВНИКА МИЛЮТИНА. СПВ. 1863 \*).

Большей части русскихъ читателей, въроятно, уже давно извъстны первые три тома "Исторіи войны Россіи съ Францією въ царствованіе Императора Павла І-го". Вышедшими недавно ІV и V томами достойнымъ образомъ заключается превосходный трудъ полковника Милютина. Его книга принадлежить къ числу тъхъ, которыя необходимы каждому образованному Русскому, и займетъ, безъ сомнънія, весьма почетное мъсто въ обще-европейской исторической литературъ.

Въ ожиданіи подробнаго, уже приготовленнаго для Московскихъ Въдомостей отчета, мы поздравляемъ нашу публику съ важнымъ пріобрътеніемъ и считаемъ не излишнимъ познакомить ее въ бъгломъ обзоръ съ содержаніемъ двухъ послъднихъ томовъ книги г. Милютина. При этомъ мы позволимъ себъ сказать нъсколько словъ объ ея значеніи для новъйшей исторіи вообще.

Дъйствія русскихъ войскъ, отправленныхъ въ 1799 году Императоромъ Павломъ І-мъ противъ Франціи, составляють одинъ изъ самыхъ любопытныхъ эпизодовъ въ исторіи войнъ, вызванныхъ Французскою революцією. Театромъ этихъ дъйствій были Италія, Швейцарія и Голландія. Успъхъ не вездѣ увѣнчалъ предпріятія русскихъ полководцевъ, но славы намъ досталось довольно. Отвѣтственность за неудачи должна большею частію пастъ на тогдашнихъ союзниковъ Россіи, которыхъ своекорыстная политика, оплошность и нерѣшительность положили преждевременный конецъ подвигамъ русскихъ армій. Несмотря на важность этихъ событій, въ нашей литературъ не было до сихъ поръ ни одного удовлетворительнаго сочиненія о войнъ 1799 года. Исторія Россійско-Австрійской кампаніи, изданная въ 1825 году С. С. Фуксомъ, содержитъ въ себѣ только поверхностный обзоръ дъйствій Суворова, съ весьма любопытными, но не всегда точно переведенными съ оригиналовъ, и вообще небрежно напечатанными приложеніями. Авторъ, который, какъ извѣстно, находился во все продолженіе кампаніи при особѣ

<sup>\*)</sup> Напечатано въ 61 № "Московскихъ Въдомостей" 1853 г.



Суворова, завъдовалъ его походною канцеляріею и велъ всю оффиціальную переписку, былъ очевидно не въ состояніи воспользоваться выгодами своего положенія. Многочисленныя сочиненія, вышедшія за границею о кампаніяхъ 1799 года, не могутъ, несмотря на относительныя достоинства свои и даже желаніе нѣкоторыхъ писателей представить безпристрастную оцѣнку событій, удовлетворить требованіямъ исторической истины, потому что они составлены на основаніи одностороннихъ источниковъ, безъ всякаго знанія обильныхъ матеріаловъ, хранящихся въ Россіи. Читатели найдутъ обстоятельное подтвержденіе нашихъ словъ въ краткомъ, но весьма отчетливо и добросовъстно составленномъ указателъ источниковъ и пособій, которыми пользовался г. Милютинъ для своей книги. Указатель этотъ приложенъ къ IV-му тому и самъ по себъ заслуживаетъ благодарность всѣхъ занимающихся новъйшею исторіею Европы. Изъ этого приложенія нетрудно составить себъ понятіе объ отношеніи г. Милютина къ его предшественникамъ.

"Исторія войны Россіи съ Францією" есть трудъ въ полномъ смыслъ слова самостоятельный и оригинальный. Автору хорошо извёстно все, что было писано до него объ его предметь, но онъ заимствуетъ свъдънія не изъ вторыхъ рукъ, а непосредственно изъ оффиціальныхъ актовъ и другихъ памятниковъ, большею частію еще не изданныхъ и хранящихся въ государственныхъ архивахъ и у частныхъ лицъ. Можно смело сказать, что книга, о которой здісь идеть різчь, представляєть въ первый разь полное и правдивое изложение какъ военныхъ событій, такъ и дипломатическихъ сношеній, происходившихъ въ 1799 году. Приведенные полковникомъ Милютинымъ дипломатические акты и документы другаго рода проливаютъ яркій и для большинства западныхъ историковъ, можетъ быть, нежданный свътъ на дъйствія союза, образовавшагося противъ Франціи въ предпослідній годъ XVIII-го стольтія. Высокое прямодушіе императора Павла, рыцарское безкорыстіе, съ какимъ онъ принялъ участіе въ борьбъ, представляютъ странную противоположность съ образомъ дъйствій другихъ союзниковъ. Въ 1799 году республиканской Франціи грозила несравненно большая опасность, чъмъ въ 1792. Суворовъ не походилъ на герцога Брауншвейгскаго. Читатели узнають изъ книги г. Милютина обстоятельства, остановившія поб'єдное шествіе великаго полководца и не позволившія ему прибавить къ длинному ряду прежнихъ подвиговъ новые, еще болъе громкіе и уже зръло обдуманные и приготовленные къ исполненію.

Г. Милютинъ пользовался сокровищами открытыхъ ему по волѣ ГОСУ-ДАРЯ ИМПЕРАТОРА государственныхъ архивовъ не только какъ трудолюбивый и добросовъстный собиратель, но какъ истинный историкъ, умѣющій извлекать изъ массы разнородныхъ матеріаловъ ихъ внутренній смыслъ и сущность. Приложенія къ "Исторіи войны Россіи съ Францією", занимающія цѣлую половину книги, составляють сами по себѣ драгоцѣнный подарокъ исторіи; но, повторяемъ, не въ этомъ одномъ заключается заслуга г. Милютина. Его собственное изложеніе событій отличается необыкновенною ясностію и спокойствіемъ взгляда, не отуманеннаго никакими предубѣжденіями, и тою благородною простотою, которая, по нашему мнѣнію, составляетъ необходимую принадлежность всякаго значительнаго историческаго творенія. Намъ рѣдко случалось читать книгу, въ такой степени поучительную и увлекательную, а между тѣмъ авторъ очевидно не заботился о сообщеніи своей книгѣ того рода занимательности, котораго болѣе всего требуетъ публика, читающая историческія сочиненія. Онъ оставилъ въ сторонѣ анекдотическую часть, столь рѣзко выдающуюся впередъ въ жизни Суворова, сдѣлавшагося еще при жизни героемъ преданій, ходившихъ нетолько въ простомъ народѣ, но и въ высшихъ классахъ русскаго и всего Европейскаго общества. За то немногія характеристическія черты, мастерски вставленныя полковникомъ Милютинымъ въ свой разсказъ, тѣмъ сильнѣе поражають читателя.

Четвертый томъ "Исторіи войны Россіи съ Францією" содержить въ себъизложеніе военныхъ дъйствій нашихъ въ Швейцаріи и оканчивается ръшительнымъ разрывомъ между Австрійскимъ и Русскимъ дворами. Каждому изъ насъ случалось слышать разсказы стариковъ и читать отдъльные эпизоды нзъ чудеснаго похода, совершеннаго въ Швейцаріи Русскими войсками, по выходъ ихъ изъ Италіи. Въ самой Швейцаріи подвиги нашихъ соотечественниковъ оставили неизгладимое впечатльніе въ памяти жителей. Непривычные къ горной природъ солдаты взбирались въ виду смълаго и предпріимчиваго непріятеля на вершины Альповъ по тропинкамъ, пробитымъ только одними охотниками. Мы не можемъ не привести нъсколькихъ страницъ, заимствованныхъ нами изъ главы 58-й, носящей названіе: "С. Готардъ":

"Со стороны Италіи позиція на С. Готардъ была почти недоступна: только узкая тропинка, едва проходимая для выоковъ, извилисто поднималась отъ Айроло по крутому свъсу горы; нъсколько разъ пересъкая горные потоки Соречіа и Тремола, она спускалась въ глубокія и тесныя ихъ ложбины и снова взбиралась на гору. Трудный этотъ путь становился даже весьма опаснымъ во время грозы и бури или въ зимнія вьюги; нер'вдко одиночные путники погибали отъ стужи и утомленія, прежде чёмъ достигали вершины горы. Здёсь, на высоте 6800 футовъ надъ уровнемъ океана, находился страннопріимный домъ — Госписъ (Hospice, Ospizio), въ которомъ жили несколько капуциновъ: эти благочестивые отшельники давали убъжище утомленнымъ путникамъ, подавали помощь погибавшимъ, приносили полузамерэшихъ въ обитель и, отогръвая ихъ, многимъ несчастнымъ спасали жизнь. Таковъ былъ путь, по которому Суворовъ велъ въ Швейцарію свою малочисленную армію... Обходное движеніе внязя Багратіона и Барановскаго къ верховьямъ ръчки Соречіа заставило республиканцевъ начать отступленіе. Однакожъ они держались еще шагъ за шагомъ, останавливались на выгодныхъ позиціяхъ и наконецъ поднялись на самую вершину горы. Здъсь предстояло русскимъ войскамъ одолъть самое упорное сопротивление непріятеля и самыя ужасныя преграды м'єстности. Бригада Гюденя, уже подкръпленная ближайшими войсками Луазона, заняла сильную позицію впереди Госписа. Какъ ни была недоступна эта позиція съ фронта, однакожъ войска Ферстера и Швейковскаго отважно пошли на приступъ. Французы встрътили ихъ убійственнымъ огнемъ: укрываясь за утесами и каменьями,

республиканцы цълили какъ изъ бойницъ. Первый приступъ былъ отбитъ съ сильною потерею; но войска русскія ничего не считали невозможнымъ: одушевленныя присутствіемъ Суворова и великаго княвя Константина Павловича, они снова взбираются на скалы, уже облитыя кровью. И снова отбиты. Потеря была еще сильные прежняго: уже до 1,200 человым выбыло изъ строя. Однакожъ упрямый Суворовъ оставался непреклоннымъ и ръшился во что бы ни стало выбить непріятеля изъ сильной позиція. Видя упорное сопротивление Французовъ на С. Готардъ, фельдмаршалъ опасался за колонну Розенберга, о которой не имълъ еще никакихъ извъстій. Время было дорого: день уже приближался къ вечеру, а князь Багратіонъ все еще взбирался на крутыя ребра С. Готарда. Солдаты наши, непривычные къ горамъ, съ неимовърными усиліями карабкались со скалы на скалу, то подсаживая другь друга, то упираясь штыками. Даже и привычные охотники швейцарскіе никогда не ступали на эти недосягаемыя выси. Войска были утомлены до крайности, гора казалась имъ безконечною; вершина ея какъ будто безпрестанно все росла передъ ихъ глазами. По временамъ облака, обхвативъ всю колонну густымъ туманомъ, совствъ скрывали ее изъ виду. Было уже 4 часа пополудни, когда Суворовъ въ третій разъ повель атаку на С. Готардъ. Въ то же время и киязь Багратіонъ появился наконецъ на сижной вершинъ, противъ лъваго фланга непріятеля. Французы, не ждавшіе никакъ нападенія съ той стороны, локинули немедленно свою позицію и начали поспъщно отступать къ деревиъ Госпиталь. Русскіе заняли С. Готардъ. Утомленныя до изнеможенія войска стягивались мало по малу на вершину горы. Между темъ самъ фельдмаршалъ подъежалъ къ Госпису. Здесь, у входа въ обитель, встрътили его капуцины. Настоятель (пріоръ), 70-лътній старикъ, бълый какъ лунь, пригласилъ полководца войти въ комнату, гдъ приготовленъ былъ скромный завтракъ. "Нътъ, святой отецъ", — сказалъ ему Суворовъ, -- "какъ ни голодны мы, но прежде всего должны помолиться Богу; отслужите намъ молебенъ, а затъмъ и въ трапезу"... Усердно молился русскій полководець на вершинь С. Готарда. Посль молебствія вошель онь въ домъ съ нъсколькими изъ своихъ приближенныхъ; капуцины угощали русскихъ картофелемъ и горохомъ. Суворовъ былъ веселъ, разговариваль съ настоятелемъ на разныхъ языкахъ; хвалилъ христіанскіе подвиги отшельниковъ и благодарилъ ихъ за гостепріимство. Образованный монахъ дивился разнообразнымъ знаніямъ и начитанности русскаго генерала. Они разстались весьма довольные другь другомъ; Суворовъ, напутствуемый благословеніями капуциновъ, отправился къ войскамъ".

Слѣдующая 59-я глава содержить въ себъ описаніе дъйствій Суворова отъ перехода русскихъ войскъ чрезъ Урнерское подземелье и атаки Чертова моста до вступленія ихъ въ Муттенскую долину. Нигдъ и никогда, быть можеть, не обнаружились геній и отвага безсмертнаго полководца, какъ въ эти два дня (15-го и 16-го сентября), при сопряженномъ съ трудностями всякаго рода переходъ отъ Альторфа до Муттена, на разстояніи всего 16 версть. Но подъятые труды и устраненныя препятствія не привели Суворова къ задуманной цъли. Несчастное Цюрихское дъло разстроило всъ

Digitized by Google

его планы. Въ сочинении г. Милютина дѣло это изложено со всѣми его печальными, но не безславными для насъ подробностями. Результаты извѣстны. Послѣ пораженія Корсакова подъ Цюрихомъ и тѣхъ поступковъ, которыми австрійское правительство вызвало справедливое недовѣріе и негодованіе Императора Павла, Суворову нельзя и незачѣмъ было долѣе оставаться въ Швейцаріи.

"Хотя цель похода, говорить г. Милютинь, и не была достигнута, хотя союзники принуждены покинуть всю Швейцарію, однакоже неудачная эта кампанія принесла Русскому войску болье чести, чыть самая блистательная побъда. Нъсколько тысячь Русскихъ, заброшенныхъ въ самую недоступную часть Альновъ, въ продолжение 16-ти дней боролись безпрерывно со всъми препятствіями суровой природы, переносили тяжкія лишенія, голодъ, непогоду, и несмотря на изнуреніе, геройски драдись вездів, гдів только встрівчались съ непріятелемъ. Чрезвычайныя затрудненія, свойственныя вообще горной странъ, особенно въ позднее время года, должны были бы казаться неодолимыми для русскаго солдата, привыкшаго къ простору родимыхъ равнинъ, къ раздолью необозримыхъ степей. Однако же грозные великаны Альновъ, съ своими снъжными вершинами, съ отвъсными ребрами, съ мрачными ущельями, нисколько не испугали нашихъ войскъ. Смъло проходили они съ артиллеріею и выоками тамъ, гдъ ступали до нихъ только привычные охотники. Въ одномъ мъстъ на пути русской арміи попалась надпись на скаль: "Здысь прошель пустынникь"... Сколько разь случалось русскимъ войскамъ взбираться на снъговые хребты! Сколько разъ, дрожа отъ стужи, перебирались они въ бродъ, выше коленъ въ воде, чрезъ быстрые горные потоки. Промоченные до костей страшнымъ ливнемъ, они вдругъ были застигаемы снъгомъ, вьюгой, мятелью; мокрая одежда покрывалась ледяною корой. Съ трудомъ добравшись наконецъ до вершины горъ, солдаты ночевали на сиъгу или на голыхъ скалахъ и не имъли ни одного прута, чтобы отогръть окостенълые члены. По нъскольку дней оставаясь безъ провіанта, братски д'влились они между собою ничтожными крохами, которыя находили въ ранцахъ убитыхъ Французовъ, и даже приносили добродушно начальникамъ часть добычи своей. Офицеры и генералы сами были не въ лучшемъ положении: лишившись своихъ выоковъ, они не имъли ни пищи, ни обуви, ни теплой одежды; солдаты кое-какъ на ночлегахъ чинили своимъ офицерамъ остатки сапоговъ. При самомъ бъдственномъ положеніи русскихъ войскъ, никогда не слышалось ни ропота, ни жалобъ. Невесело было на душѣ; подъ часъ ворчали солдаты на погоду, на горы, на голодъ, но унынія не знали; не заботились вовсе о томъ, что окружены непріятелемъ, не боялись нисколько встръчи съ Французами. Напротивъ того, Русскіе только и желали скорбе сразиться съ противникомъ, чтобы выдти наконецъ изъ тяжкаго положенія. Въ успъхъ боя никто не сомнъвался, несмотря на всю несоразм'трность въ силахъ, несмотря на всъ преимущества на сторонъ непріятеля. Французы им'єли въ горной войн'є гораздо бол'є навыка и сноровки, чемъ Русскіе; умели искусно пользоваться местностію; стредляли мътко; имъли хорошую артиллерію. За то Русскіе брали отвагою и штыками; вездѣ, гдѣ только могли, бросались прямо въ рукопашную схватку,

и на голодный желудокъ, молодецки расправлялись съ противникомъ. Самъ Суворовъ переносилъ съ изумительною твердостію всѣ труды физическіе и страданія нравственныя. То подъ дождемъ проливнымъ, то въ мятель и вьюгу, 70-льтній полководець вхаль бодро на казачьей лошадкь, въ обыкновенной своей легкой одеждь. Можно представить себь, какъ должно было тревожить фельдмаршала опасное положение его арміи. По свид'втельству нъкоторыхъ изъ приближенныхъ его, были минуты, когда онъ даже отчаивался спасти свое войско; однакожъ и туть сохраняль всю свою силу душевную и твердую решимость спасти по крайней мере честь русского оружія. .... "Не дамъ костей своихъ врагамъ", ... говорилъ онъ: ... "умру здесь, и пусть на могиль моей будеть надпись: Суворовъ, жертва измыны, но не трусости"... Передъ войсками фельдмаршалъ старался неизмѣнно сохранять наружность спокойную. Въ числъ весьма извъстныхъ анекдотовъ о Суворовъ, разсказываютъ, будто бы въ Муттенской долинъ, находясь совершенно въ безвыходномъ положенін, полководецъ нашъ, чтобы скрыть тревожное состояніе души своей, велёль подать шкатулку, въ которой всегда возиль онъ съ собою всъ свои ордена и другіе знаки Монаршихъ милостей; медленно раскладывалъ предъ собою всъ эти укращенія, любовался ими и приговариваль: "воть это за Очаковъ! это за Прагу!"... и такъ далъе. Однажды на походъ, когда колонна съ необывновенными трудами пробиралась по недоступнымъ горамъ, солдаты, въ присутствіи самого Суворова, начали было ворчать: "Старикъ нашъ выжилъ изъ ума; Богъ въсть куда завель насъ! "... Слыша это собственными ушами, фельдмаршаль обратился къ своей свить и громко сказаль: "Какъ они хвалять меня! Помилуй Богь! такъ точно они хвалили въ Туречинъ и Польшъ". Въ другой разъ, также на походъ, замътивъ, что солдаты выбились изъ силъ и начинали унывать, Суворовь во всю силу затянуль пъсню: "Что дъвушкъ сдълалось? что красной случилось?"... Общій хохоть раздался въ колоннъ, и солдаты ободрились. На ночлегахъ и привалахъ Суворовъ иногда подходилъ къ солдатскому кружку, вмѣшивался въ разговоры, по обыкновенію шутилъ, смѣшилъ разными поговорками. Появленіе стараго вождя еще им'вло дивное вліяніе на войско. Суворовъ умъль оживить его въ обстоятельствахъ самыхъ безотрадныхъ. Указывая впереди высокія горы или неприступную позицію непріятельскую, фельдмаршаль только твердиль о побъдъ, о славъ, о милости царской; по прежнему называль солдать: "чудо-богатыри", "чада Павловы", и по прежнему отвъчали ему восторженные клики: "рады стараться, отепъ нашъ! веди, всюду пойдемъ за тобою! "...

Остальная часть IV тома посвящена последнимъ действіямъ русскихъ войскъ на театре войны и удаленію Суворова съ этого театра. Главное место въ этомъ отделе занимаютъ сношенія Россіи съ другими членами образовавшагося противъ Франціи союза. Читатели найдутъ здесь чрезвычайно много новаго и въ высокой степени занимательнаго. Мы укажемъ для примера на Сардинскія дела, въ которыхъ такъ резко обнаружились съ одной стороны великодушная политика императора Павла, съ другой—корыстные виды тогдашняго австрійскаго правительства.

Въ V томъ разсказана несчастная участь Англо-Русской экспедиціи въ Голландін, гді Германа постигла та же судьба, какую Корсаковь испыталь въ Швейцаріи. И въ этомъ случать мы въ правть сказать, не навлекая на себя упрека въ патріотическомъ пристрастіи, что виною неудачи были отчасти слишкомъ медленныя дъйствія нашихъ союзниковъ. Исторія этого похода, сколько намъ извъстно, въ первый разъ является на русскомъ языкъ. Авторъ "Исторіи войны Россіи съ Францією" представляєть самый ясный и отчетливый выводъ изъ сочиненій иностранныхъ писателей, світренныхъ и дополненныхъ имъ при пособіи богатыхъ и еще неизданныхъ матеріаловъ, которыми онъ располагалъ. Неудачная экспедиція не осталась однако безъ выгодъ для Англичанъ, которые овладъли значительною частію Батавскаго флота. Чрезъ это они въ сущности достигли своей главной цёли. Всё невыгоды и главный уронъ понесли Русскіе. Изъ 17,000 человіжь, отправленныхъ изъ Ревеля въ августъ 1799 года, къ январю 1800 осталось на лице только 10,539 человъкъ, въ томъ числъ 3,308 больныхъ. Весьма любопытенъ, по новости подробностей и ясному взгляду на цълое, разсказъ о последнихъ действіяхъ Австрійцевъ противъ Французовъ въ Италіи и объ участін, какое принимали въ этихъ действіяхъ русскія войска, находившіяся на эскадръ адмирала Ушакова. Особеннаго вниманія заслуживаеть глава, въ которой разсказана осада Анконы. Едва ли где раскрылись такъ явно непріязненные намъ виды нашихъ союзниковъ. Затемъ следуеть основанное на оффиціальных вактах изложеніе политическаго состоянія Европы въ промежуткъ отъ конца кампанія 1799 г. до возстановленія общаго мира въ 1801 году. Послъдніе дни Суворова и его кончина описаны въ особой главъ.

Къ сочиненію г. Милютина приложены многочисленные планы и карты, необходимые не для однихъ только военныхъ читателей. Изъ бъглаго очерка, нами представленнаго, читатели могутъ составить себъ понятіе о богатствъ содержанія двухъ послъднихъ томовъ сочиненія, которое, по всей въроятности, не замедлить обратить на себя вниманіе ученыхъ западной Европы. Автору можно спокойно ждать ихъ приговора, ибо онъ является передъними съ трудомъ новымъ и оригинальнымъ, значительно раздвигающимъ кругъ нашихъ знаній о великихъ событіяхъ, происходившихъ въ Европъ въ концъ прошлаго въка. Исправляя ошибочныя мнънія, пущенныя въ ходъ иностранными писателями, вслъдствіе явнаго недоброжелательства къ Россіи или по невъдънію, полковникъ Милютинъ сохраняетъ вездъ высокое безпристрастіе, воздающее по заслугамъ и врагамъ и союзникамъ. Книга его можетъ вызвать возраженія, но никто не станетъ у ней оспаривать значснія первокласснаго историческаго труда.

## ПИСЬМО ИЗЪ МОСКВЫ \*).

Въ "Московскомъ Сборникъ" 1847 года напечатана статья г. Хомякова "О возможности Русской художественной школы". Оставляя другимъ разборъ самой статьи, замъчательной именемъ автора и странностію, не впервые, впрочемъ, высказанныхъ мивній, я считаю нужнымъ обратить вниманіе читателей только на выноску, находящуюся на стр. 327-28. Дібло идеть о критикъ изданнаго покойнымъ Валуевымъ "Сборника Историческихъ и Статистическихъ Свъдъній", напечатанной въ іюльской книжкъ "Отечественныхъ Записокъ" прошлаго года. Можеть быть, нъкоторымъ изъ читателей еще памятно содержаніе этой статьи, которой нельзя не отнести къ числу замъчательныхъ явленій нашей журнальной литературы. Прекрасныя особенности изложенія и взгляда дають право узнать въ безъименномъ рецензенть молодаго ученаго, уже извъстнаго дъльными изслъдованіями по исторіи русскаго права и древней Руси вообще. Но критика "Отечественныхъ Записокъ" не понравилась г. Хомякову. Приводимъ его приговоръ вполить: "Этотъ рецензентъ, повидимому, очень добродушно увтряетъ меня, что Гунны не могли подвинуть Бургундовь на западъ, потому-де, что Бургунды жили давно уже на Рейнъ. Ему неизвъстно, что въ началъ У въка часть Бургундовъ жила еще на верховьяхъ Дуная у Римскаго вала и что отдъленіе Бургундовь при-Балтійскихъ было увлечено общимъ движеніемъ племенъ даже въ Гишпанію. Ему также, повидимому, совстив неизвъстны критическіе труды Нъмцевъ объ сагахъ и старыхъ пъсняхъ Германіи. Тамъ могъ бы онъ сколько-нибудь узнать про отношенія Гунновъ къ Бургундамъ. Рецензентъ увъряетъ публику, что я подшучиваю надъ нею, говоря о разврать Франковъ: видно, онъ много читаль писателей IV и V стольтій. Что сказать о такой учености? мой деревенскій состадь называеть ее первоклассной въ такомъ смыслъ, что она годна только для 1-го класса гимназіи, а и такіе рецензенты ратують за просв'єщеніе на западный ладъ! Впрочемъ, можеть быть, г. критикъ пожелаеть когда-нибудь узнать что-нибудь о техъ вещахъ, о которыхъ онъ писалъ, ничего объ нихъ не зная: напримъръ, что-нибудь объ исторіи Бургундовъ, о томъ, какъ они сражались съ Гепидами на нижнемъ Дунаъ, какъ бъжали на Западъ и поселились около

<sup>\*)</sup> Помъщено въ "Отечественныхъ Запискахъ" 1847 г., томъ LI, кн. 4, Смъсь.

верховьевъ Майна, гдѣ жили при Валентиніанѣ; какъ потомъ въ началѣ VI вѣка (!!!) подались на самые берега Рейна вслѣдъ за народами, бѣгущими отъ Гунновъ (Аланами, Свевами, Вандалами); какъ потомъ были на берегахъ Рейна разбиты Гуннами и, потерявъ царя своего Гундихара, бѣжали подъ предводительствомъ новаго царя Гундіоха (отца Гундебальдова) на Юго-Западъ, прося убѣжища и покровительства у Римлянъ, и пр. и пр. На этотъ случай я могу рекомендовать ему на память (такъ какъ книгъ при мнѣ нѣтъ) Тюрка: Розыски въ области исторіи, тетрадь 2; Цейсса: Нѣмцы, и Миллера: Нѣмецкія племена и ихъ князья. Со временемъ можно будетъ дойти и до древнихъ памятниковъ, западныхъ или Византійскихъ. Полагая, что я такимъ образомъ уже получилъ нѣкоторыя права на благодарность моего рецензента, осмѣливаюсь прибавить маленькій совѣтъ. Если онъ когда-нибудь вздумаетъ опять на меня нападать, ему выгоднѣе будетъ стрѣлять въ меня изъ непроходимой чащи пустыхъ словъ и теорій, чѣмъ отважиться на открытое поле историческихъ фактовъ".

Можно позволить себѣ надежду, что въ будущей наукѣ, которую намъ обѣщаетъ г. Хомяковъ, критика будетъ говорить съ большимъ смиреніемъ и съ ме́ньшею заносчивостью. Гордость—порокъ западный... Но обратимся къ содержанію и разсмотримъ порознь обвиненія г. Хомякова.

Во-первыхъ, Бургунды, въ которыхъ принимаетъ такое теплое участіе авторъ статьи "О возможности Русской художественной школы", жили въ началь V выка не на Дунав, а на Майню, откуда еще вы исходы III выка они дълали набъги на Галлію (см. Панегирикъ Мамертина императору Максиміану, 1. 5). Во второй половинь IV-го стольтія, здысь нишли съ ними дъло Юліанъ и Валентиніанъ І-й, что извъстно и г. Хомякову (см. Амміана Марцеллина 18, 2; 28, 5). Въ 412 году они заняли Майнцъ, а въ слъдующемъ году часть Прирейнской Галліи (см. Хронику Проспера Аквитанскаго ad an 413: Burgundiones partem Galliae propinquantem Rheno obtinuerunt). То же самое и почти теми же словами въ летописи Кассіодора подъ темъ же годомъ. Но гдъ свидътельство о части Бургундовъ, жившей будто бы на Дуна вычиталь г. Хомяковь, что отделение при-Балтійских в Бургундовъ было увлечено даже въ Испанію? Орозій говорить, конечно, о Стиликонъ, что онъ: Alanorum, Suevorum, Vandalorum (gentes) ipsoque simul motu impulsorum Burgundionum... suscitavit (7, 38). Но дъло идеть очевидно о тъхъ Бургундахъ, которые давно жили у Римскаго вала и при этомъ случа в принуждены были податься передъ массою племенъ, шедшихъ на Западъ. Какъ ни великъ авторитетъ г. Хомякова, мы осмълимся ему противопоставить техть самыхъ писателей, на которыхъ онъ такъ гордо указалъ своему противнику (см. Цейса, стр. 468, и Ферд. Мюллера, т. І, стр. 339 — 40). Они говорять совствив не то, что г. Хомяковъ. Тюрка у меня нъть, но по ссыдкамъ на него у Мюллера можно заключить, что и онъ ненадежный союзникъ нашему ученому. Къ нъмецкимъ изслъдованіямъ прибавимъ славянское свидътельство Шафарика, которому, кажется, можно пов'врить. Воть его слова: "Съ этого времени (съ 277 года) имя Бургундовъ не упоминается ни на Одеръ, ни на Дунаъ, но тъмъ чаще встръчаемъ его у Некара, а съ 407 года въ Галліи. Откуда же они пришли къ Аллеманамъ, а потомъ въ Галлію, прямо ли изъ древнихъ жилищъ своихъ на Вартѣ, или съ Дуная — это загадка, которой рѣшеніе я предоставляю другимъ". (Slow. Starožitnosti, стран. 341). Г. Хомяковъ смѣлѣе Шафарика: подобно древнему Эдипу, онъ рѣшаетъ всѣ загадки. Но извѣстно ли ему, что многіе ученые сомнѣваются даже въ тожествѣ сѣверныхъ и южныхъ Бургундовъ?...

Обвиненіе рецензента "Отеч. Записокъ" въ незнаніи критическихъ трудовъ о сагахъ и пъсняхъ нъмецкихъ едва-ли у мъста. Здъсь можеть быть ръчь только о циклъ Нибелунговъ. Но вопросъ объ отношении этихъ пъсенъ къ исторіи, объ ихъ историческомъ содержаніи, не ръшенъ величайшими учеными Германіи. Ссылаюсь на Deutsche Heldensage Вильгельма Гримма, въ особенности на стр. 13 и 70, потомъ на труды Лахмана. Впрочемъ, жаль, что г. Хомяковъ не заглянулъ самъ въ пъсни Нибелунговъ. Онъ нашель бы въ самомъ началь, т. е. въ первомъ стихь 6-й строфы, что бургундскіе куниги жили: Ze Wormze bî dem Rîne, т. е. въ Вормсъ на Рейнъ. Предоставляя рецензенту "Отеч. Записокъ" лично отстаивать свое дъло, не могу, однако, не замътить, что даже при такомъ глубокомъ знаніи исторіи Бургундін, какое обнаружиль г. Хомяковь, рецензенть им'вль бы полное право не говорить о томъ, какъ Бургунды сражались съ Гепидами, потому что у него была въ виду не исторія этого племени, а разборъ семи страницъ, написанныхъ de rebus omnibus et quibusdam aliis (обо всемъ, да еще кое-о-чемъ). Да и что сказать о войнахъ Гепидовъ съ Бургундами, когда единственное свидътельство объ этомъ находится у Іорнанда (гл. 17) и состоить только изъ слъдующихъ словъ: "Gepidarum rex Fastida... Burgundiones paene usque ad internecionem delevit". Можно подумать, что ученый авторъ не читалъ или забылъ эти мъста! Далье, онъ сообщаетъ читателямъ, что Бургунды въ началъ VI въка явились на Рейнъ съ другими народами, бъжавшими отъ Гунновъ, что потомъ были сами разбиты Гуннами и ушли на Юго-Западъ, прося убъжища у Римлянъ. Здъсь странно смъщаны и годы, или, лучше сказать, стольтія, и факты. Мы уже видьли, когда именно Бургунды перешли за Рейнъ; въ 435 — 36 они потерпъли сильное пораженіе отъ римскаго полководца Аэція, котораго войско преимущественно состояло изъ наемныхъ Гунновъ, а въ 443 году получили отъ императора земли, лежащія на западномъ склонт Альповъ. Sapandia Burgundionum reliquiis datur... (Tironis Chronic. ad an. 443. Cp. ILeñca, crp. 470). Эти мъста остались за ними и послъ роковаго для нихъ нашествія Аттилы, до самаго конца политическаго существованія Бургундскаго государства; следовательно, они не бежали на Юго-Западъ. Въ эпоху разложенія имперіи, они присвоили себъ силою Римскую Долину. Теперь предложимъ иной вопросъ: какъ могли Гунны разбить Бургундовъ въ VI въкъ, когда съ половины V-го, т. е. по смерти Аттилы и междоусобій его сыновей, нътъ болъе Гуннскаго царства?— На кого же падетъ упрекъ въ незнаніи? Кому следуетъ учиться? Здесь дело идеть уже не о Византійскихъ или западныхъ источникахъ, которые г. Хомяковъ объщаетъ со временемъ показать

своему критику, а о тѣхъ свѣдѣніяхъ, которыя можно почерпнуть изъ книгъ покойнаго профессора Кайданова...

Во-вторыхъ, писатели IV и V стольтій не много сообщили бы рецензенту "Отеч. Записокъ" извъстій о разврать Франковъ, за который такъ упорно держится г. Хомяковъ. Эти писатели весьма бъдны свъдъніями о внутреннемъ быть франкскаго племени. Григорій-Турскій, Прокопій, другіе важные источники въ этомъ отношеніи — всѣ принадлежатъ къ VI въку... Трудно, впрочемъ, понять такое озлобленіе противъ цълыхъ племенъ. Найдется ли хотя одинъ народъ, который въ продолженіе своего историческаго существованія быль постоянно нравственъ или пороченъ? У каждаго есть свой характеръ, своя духовная особенность, которая никогда не стирается; но разврать народный есть всегда слъдствіе данныхъ временемъ обстоятельствъ, преходящихъ вліяній, и потому самъ бываетъ преходящимъ явленіемъ, не болъе.

Зачъмъ же было подымать такой громкій кличъ? Къ чему было пугать робкихъ своею силою на открытомъ поль историческихъ фактовъ? Это поле скользкое, и какъ ни кръпокъ на ногахъ авторъ статьи "Московскаго Сборника", онъ можеть оступиться.

У г. Хомякова есть безусловные противники. Согласиться съ ними невозможно. Его обширной образованности, его многостороннимъ дарованіямъ нельзя отказать въ признаніи. Но, являясь органомъ новаго мивнія въ обществъ, новой школы въ наукъ, осуждая такъ строго ограниченность западной мысли и поверхностность согласившихся съ нею въ Россіи, онъ долженъ быль поддержать достоинство своихъ убъжденій уваженіемъ къ истинъ и добросовъстностью трудовъ. Русской, да и всякой другой публикъ мало дъла до Бургундовъ; она никого не обязываетъ говорить ей объ ихъ исторіи, но никому не дастъ права себя морочить. Вопросъ этотъ касается собственно до однихъ ученыхъ въ узкомъ смыслъ слова; онъ требуеть мелкихъ розъисканій, справокъ и т. д.—а г. Хомяковъ перенесь его въ сферу легкой литературы! Витсто дъльныхъ опроверженій, онъ бросиль въ своего рецензента нъсколько колкостей, подкръпивъ ихъ, по ученой привычкъ, ссылками на три книги, которыхъ, по собственнымъ словамъ, у него не было подъ рукою, да на деревенскаго сосъда, своеобразно раздъляющаго ученость на классы. Неужели новая наука, во имя которой говорять г. Хомяковъ и другіе, раздізляющіе его образъ мыслей, останется при такихъ начаткахъ? Объщанія ея мы слышали давно, такъ давно, что они перестали для насъ быть надеждами и превратились въ воспоминанія. Гдв жъ исполненія? гдъ великіе, на почвъ исключительной національности совершенные труды, предъ которыми могли бы сознать свое заблужденіе люди, такъ же глубоко любящіе Россію и, следовательно, дорожащіе самостоятельностью русской мысли, но не ставящіе ее во враждебную противоположность съ общечеловъческою и не приписывающіе ей особенныхъ законовъ развитія? Изъ всъхъ свойствъ молодости, новая наука обнаружила, преимущественно чрезъ г. Хомякова, одну только самонадъянность. Во всъхъ остальныхъ она дъйствуетъ осторожно, довольствуется общими формулами, неохотно вдается въ опасность частныхъ розъисканій и різдко выходить на открытое поле историческихъ фактовъ, на которыхъ, до сихъ поръ, — употребимъ выраженіе Великаго Петра, — она "въ авантажів не обріталась".

Москва. 25 марта, 1847.

## BO3PAWEHIE HA CTATIO I. IPAHOBCKATO \*).

Въ статъв, служащей введеніемъ къ Сборнику Историческихъ и Статистическихъ Сввдвній, изданному покойнымъ Волуевымъ, я назвалъ Бургундовъ въ числв народовъ, брошенныхъ на Западъ великою бурею гуннскаго нашествія. Безъименный критикъ въ Отечественныхъ Запискахъ объявилъ съ добродушною насмвшкою, что я ошибся, потому-де, что Бургунды уже жили издавна (значитъ до гуннской эпохи) на берегахъ Рейна. Такое странное возраженіе заставило меня оподозрить критика въ совершенномъ незнаніи двла, о которомъ онъ писалъ. Теперь въ Отечественныхъ Запискахъ явилось письмо, подписанное г-мъ Грановскимъ съ доказательствами въ пользу моего критика и, я прибавилъ бы, противъ меня, да нельзя потому, что онъ двйствительно противъ моего короткаго разсказа объ исторіи Бургундовъ не сказаль ни полслова.

Первый и главный вопросъ: было ли движеніе Бургундовъ изъ Германіи въ область, получившую отъ нихъ свое имя, слъдствіемъ гуннскаго нашествія? Отвътъ будетъ ясенъ изъ всего хода происшествій тогдашняго времени.

Я сказаль утвердительно, что Бургунды (также какъ Аланы, Вандалы, Готеы и проч.) были отодвинуты на Западъ натискомъ Гунновъ. Сказалъ ли г-нъ Грановскій противное? Нѣтъ: онъ, кажется, этого и не думаетъ. Миллеръ, съ которымъ онъ справлялся, говоритъ ясно объ ихъ послъднемъ переселеніи: "Die neuen durch die Hunnen veranlassten Völkerbewegungen führten die Burgunder ihrer spätern Heimath zu". Ни одинъ добросовъстный ученый въ Германіи не сомнъвается въ этой истинъ, и дъйствительно, утверждать независимость бургундскаго переселенія отъ гуннскаго натиска было бы такъ-же разумно, какъ считать походъ баварскаго корпуса въ Россію въ 1812 году независимымъ отъ похода Наполеонова. За то г-нъ Грановскій и не говорить этого! онъ просто ведетъ мелкую войну безъ всякой цъли.

Онъ замътиль, напримъръ, что у меня нашествіе Гунновъ на Галлію помъщено въ VI въкъ, а оно было въ V-мъ. Въ этомъ онъ правъ. Онъ еще замътиль, что Бургунды жили на нижнемъ Дунаъ не въ V-мъ въкъ, какъ у меня напечатано, а въ III-мъ: ибо въ IV-мъ они уже жили на верховьяхъ Майна, куда Валентиніанъ посылалъ къ нимъ пословъ, что и я сказалъ въ примъчаніи своемъ. Кажется, уже изъ моихъ словъ можно было догадаться, что въ

<sup>\*)</sup> Для поднаго уясненія полемики, начатой въ предъидущей статьъ, здъсь помъщаются, съ согласія почтеннаго А. С. Хомякова, оба его возраженія Т. Н. Грановскому. Ред. Перваго изданія. Возраженія эти были напечатаны въ "Московскомъ Городскомъ Листиъ", 1847 г., №№ 86 и 97.



означении стольтій вкралась опечатка, потому что трудно вообразить, чтобы я сказаль: "Бургунды бъжали въ V въкъ съ низовьевъ Дуная къ верховьямъ Майна, гдъ и жили при Валентиніанъ въ IV-мъ". Также нъсколько трудно повърить, чтобы я дъйствительно полагалъ нашествіе Гунновъ на Галлію въ VI въкъ. Въроятно, въ книгахъ, которыя дали мнъ имена царей и подробности объ исторіи сравнительно незначительнаго племени Бургундовъ, были и кое-какія хронологическія показанія. Съ своей стороны я могу сказать, что если бы мнъ встрътились такія двъ ошибки въ статьъ г-на Грановскаго, я догадался бы, что это опечатки. А кто знаеть? если бы я взялся защищать неправое дёло, и я бы впаль, можеть быть, въ искушеніе. Человъкъ слабъ \*). Впрочемъ, будь это ошибки или опечатки, такъ какъ онъ нисколько не изменяють отношеній Бургундовь кь Гуннамь, можно ихъ оставить въ сторонъ и перейти къ другимъ нападеніямъ г-на Грановскаго. По случаю войны Гепидевъ съ Бургундами на Дунав, онъ говоритъ, что единственное свидътельство объ ней находится въ Іорнандъ: онъ могъ бы прибавить, что это свидътельство подтверждается словами древнъйшаго свидътеля и современника, Мамертина: Gothi Burgundios penitus exscindunt, гдъ общее имя Готеовъ замъняетъ частное имя Гепидовъ; да что жъ изъ этого? менъе ли въренъ былъ бы мой разсказъ, если бъ Іорнандъ былъ единственнымъ свидътелемъ?-Еще замъчаеть г-нъ Грановскій, что и напрасно привожу Нибелунги, потому что въ нихъ обозначено уже житье Бургундовъ на Рейнъ. Правда; но изъ этого слъдуеть ли, чтобы въ нихъ не было упомянуто объ ударъ, который былъ нанесенъ Гуннами и отбросилъ Бургундовъ съ береговъ средняго Рейна на Юго-Западъ? А въ этомъ все дъло. Къ тому жъ я прибавлю, что, кром'в Нибелунговъ, были мізстныя преданія о гибели Бургундовъ въ Вормсъ и отдъльныя саги (каковы: Вольсунга сага или Вилькина сага и другія), принадлежащія къ циклу Нибелунговъ, но не входящія въ составъ поэмы. Эти саги собраны и отчасти разобраны учеными нъмцами, и слъд. я имълъ право упомянуть объ нихъ отдъльно отъ самой пъсни Нибелунговъ \*\*). Наконецъ г-нъ Грановскій упоминаеть еще о сомнѣніи нашего Шаффарика, на счетъ пути, по которому Бургунды пришли на верховья Майна съ береговъ Бальтики, и о томъ, что есть даже ученые Нъмцы, которые сомніваются въ тождествів сівверных и южныхь Бургундовь, что совсъмъ къ дълу не идетъ, и только.

Постараемся разсмотръть вкратцъ исторію Бургундовъ, и тогда дъло будеть пояснъе.

Въ 1-мъ въкъ по Р. Х. является имя Бургундовъ на Съверо-Востокъ Германіи, рядомъ съ именами племенъ готескихъ и отчасти свевскихъ. Оно, очевидно, принадлежало семьъ или дружинъ довольно значительной: ибо оставило слъды до нашего времени (островъ Ворнгольмъ). Въ III въкъ уже помина объ немъ нътъ на Съверъ, но за то оно является на берегахъ Чернаго моря и при низовъяхъ Дуная \*\*\*). Само по себъ, такое перемъщеніе имени указы-

<sup>\*)</sup> Въ Московскомъ же Сборникъ, въ статьъ г. Ригельмана, сказано: что Славяне извъстны Исторіи въ теченіе 150 въковъ (вмъсто 15-ти). Прошу г-дъ критиковъ обратить вниманіе на такую страшную ошибку.

<sup>\*\*)</sup> Замвчательно, что изъ нихъ нвиоторыи были извъстны изстари въ Новгородъ: объ Дитрихъ Бернскомъ упоминается въ Новогородской лътописи. Не знаю, было ли это до сихъ поръ замвчено.

<sup>\*\*\*)</sup> Mhorie писатели дають имъ настоящее имя ихъ. Зосимъ называеть ихъ Уру-

вало бы съ большою въроятностію на перемъщеніе самой дружины или, по крайней мъръ, значительной части этой дружины; но въроятность обращается въ доказательство неоспоримое темъ обстоятельствомъ, что имя Бургундовъ подвигается на Юго-Западъ не одно, а вмъстъ съ именами почти всъхъ племенъ при-Балтійскихъ, или съверовосточной Германіи, т. е. Вандаловъ, Готеовъ и Свевовъ. Для разумной критики историческій фактъ переселенія не подлежить сомнънію. Бургунды въ эту эпоху повинуются общему закону движенія свево-готескихъ семей на Востокъ и Юго-Востокъ. Во 2-й половинъ 3-го въка (около 270 г.), вслъдствіе одного изъ тыхъ междоусобій, которыми волновалась вся эта масса завоевательныхъ дружинъ, Бургунды, на голову разбитые Гепидами, изчезають съ низовьевъ Дуная и являются (около 275 годовъ) на верховьяхъ Майна, въ сосъдствъ Алеманновъ. Внъшними доказательствами тождества при-Майнскихъ Бургундовъ съ при-Евксинскими (тъми же при-Балтійскими) служать: 1) тождество имени, 2) синхронизмъ исчезанія этого имени въ одной мъстности и появленія его въ другой и 3) неоспоримое свидътельство Мамертина, сказавшаго: Готем уничтожаютъ Бургундовъ; за Бургундовъ вступаются Алеманны (Rursum pro victis armantur Alamanni). Къ внъшнимъ доказательствамъ, которыя сами по себъ неоспоримы, присоединяется внутреннее: сродство нравовъ и обычаевъ между Готеами и исторически извъстными Бургундами. Это сродство, непримиримое съ предположеніемъ ніжоторыхъ ніжовикихъ ученыхъ о туземности Бургундовъ въ при-Майнской области, признано всёми истинно добросовестными критиками, и можеть быть еще доказано двумя обстоятельствами, слишкомъ мало замъченными: 1-е то, что истинный циклъ Нибелунговъ принадлежить вполнъ свево-готескимъ семьямъ и нисколько не принимаеть въ себя иноплеменныхъ (напр. Алеманновъ, или Франковъ, или Саксовъ), а въ немъ главное мъсто занимають Бургунды; 2-е обстоятельство то, что Бургунды (по свидътельству Григорія Турскаго и другихъ) отчасти приняли аріанство, принесенное Готеами съ Востока: – это явленіе, непонятное въ Западной Европ'в, объясняется только племеннымъ сродствомъ по одному изъ законовъ здравой критики, прекрасно изложенному нашимъ покойнымъ Венелинымъ. Итакъ тождество при-Дунайскихъ и при-Майнскихъ Бургундовъ есть опять фактъ несомнънный. Быль ли сверхь того новый приливь остатковь бургундской дружины съ береговъ Одера и Варты, на это нътъ достаточнаго указанія: приняли ли Бургунды въ себя примъсь туземную, т. е. романизированныхъ Германцевъ при-Майнскихъ--это болве чвмъ ввроятно не только по сказаніямъ современниковъ, но и по промышленному и ремесленному характеру, отличавшему Бургундовъ въ первое время ихъжительства въ Галліи. Впрочемъ, это дъло постороннее \*). Болъе ста лъть жили Бургунды на верховьяхъ Майна, зани-

гундами, очевидно тоже, что Бургунды. Это, кромъ въроятности внъшней, подтверждается тъмъ внутреннимъ доказательствомъ, что о Бургундахъ упоминается какъ о морякахъ, слъд. издавна приморскихъ жителяхъ.

<sup>\*)</sup> Мив кажется, эта эпоха исторіи Бургундовъ и отношенія ихъ къ Алеманнамъ объясняются следующимъ образомъ: Алеманны, завоевавъ часть Ретіи и области, прилегавшія къ Римскому валу, приняли въ себя сильную примесь Римлянъ и романизи рованныхъ Германцевъ и Ретійцевъ (оттого множество латинскихъ имевъ у этого динаго народа). Когда же Алеманны дали убежище Бургундамъ, бегущимъ отъ Гепидовъ, полу-римская стяхія отдёлилась отъ свирёныхъ Алеманновъ и присоединилась къ более кроткимъ Готеамъ-Бургундамъ. При такомъ предположеніи понятны усиленіе Бург

маясь хлібопашествомъ, ссорясь иногда съ сосідями, но не порываясь пробиться ни черезъ римскую границу на Югъ, ни черезъ сплотное населеніе Франковъ и Алеманновъ на Западъ. Такъ проходитъ все 4-е столътіе. Между тъмъ море гуннскаго царства разливается все шире и шире на Востокъ Европы, гоня передъ собою или поглощая Германцевъ. Бъглые Германцы, лишенные жилищъ и рабовъ (которые имъ были едва ли не нужнъе самыхъ жилищъ). сперва просять униженно убъжища въ Имперіи, потомъ идуть на нее войною. Двъ ужасныя бури готовятся на Римъ: одна-бъглые Вестготеы, подъ предводительствомъ Алариха; другая—смесь разныхъ беглецовъ: Вандаловъ. Свевовъ, Алановъ (не германскихъ) и множество другихъ подъ начальствомъ Радагайса. Все это очевидно въ прямой зависимости отъ Гунновъ. Около того же времени переходять Бургунды на Рейнъ. Былъ ли этоть переходъ независимъ отъ перемънъ въ восточной Европъ? Должно замътить, что немедленно послъ гуннской эпохи верховья Майна и области на Съверъ и на Югь отънихъпредставляются уже жилищемъ Тюринговъ, подручниковъ гуннскихъ въ Тюрингіи, Словянъ-союзниковъ и несомнънно братьевъ Гунновъ на Редницъ (см. Миллера, Нъмецкія племена, томъ І, стр. 401 и 402), а на Югъ покорныхъ Гуннамъ Свевовъ и вскоръ потомъ Байеровъ, въ которыхъ еще недавно Нейманъ призналъ при-Днъпровскихъ Баирковъ, также гуннскихъ подручниковъ. Въ этомъ переселеніи ясно видна причина бъгства Бургундовъ на западъ къ Рейну; но положимъ, что одинъ изъ моихъ критиковъ не зналь этого, а другой не замътилъ. Какой же быль поводъ къ переселенію Бургундовъ на Западъ отъ верховьевъ Майна къ среднему Рейну? Бури бъглецовъ, собравшихся въ Германіи подъ предводительствомъ Радагайса, готова была обрушиться на Италію. Стиликонъ призваль на помощь Гунновъ: они явились съ князькомъ своимъ Ульдиномъ. Радагайсъ погибъ, и его сподвижники, уже разъ выгнанные Гуннами изъ родины и ими же отогнанные отъ Италіи, побъжали искать жилищъ на Западъ за Рейномъ. Они-то (Свевы, Вандалы, Аланы и друг.) увлекли съ собою Бургундовъ; они-то пробили не безъ великихъ усилій франко-алеманнскую преграду, непреодолимую для Бургундовъ, и привели невольныхъ переселенцевъ (около 412 г.) на берега Рейна и устья Майна. Итакъ, Бургунды удалялись вмъсть съ народами, бъгущими отъ Гунновъ, а мъсто ихъ занимали подручники и союзники Гунновъ. Было ли это переселеніе Бургундовъ на Западъ независимо отъ Гунновъ? Кажется. тутъ сомивніе невозможно. Посмотримъ далве. Бургунды поселились на среднемъ Рейнъ, по обоимъ берегамъ его и около устьевъ Майна (см. Миллера, т. І, стр. 340). Оттуда въ 435 году пытались они прорваться въ Съверо-Восточную Галлію, но были разбиты на голову Аэціемъ и его наемными Гуннами; потомъ часть ихъ попросила жилищъ у Римлянъ и была принята въ видъ данниковъ въ при-альпійскую Сабодію (теперешнюю Савою: у г-на Грановскаго, по опечаткъ, Сабандія), но масса народа оставалась на Рейнъ и Майнъ и дождалась Аттилы. Гроза германскаго міра налетъла на нихъ въ 450 или 51 году и сокрушила ихъ силу. Съ твхъ поръ нвтъ уже ихъ ни на

гундовъ, раздоры ихъ съ Алеманнами, не-готоская и даже не-германская примъсь въ племени готоскомъ; напр. имя жрецовъ Синистета, котораго корень не похожъ на тевтонскій и една ли не въ сродствъ съ словомъ Senis, или Senex, и Гендимосъ, король, которое также една ли германское слово, и многое другое. Впрочекъ, это только догадка, которую считаю въроятною.

устьяхъ Майна, ни на среднемъ Рейнъ: они уже живуть въ долинъ Роны, какъ подручники Рима, и даже до береговъ Луары (около Нивернума). Бъжали ли Бургунды на Юго-Западъ отъ Гунновъ? просили ли они убъжища у Римлянъ, къ которымъ они поступили въ подручники? или все это движеніе на Западъ, отъ верховьевъ Майна до Роны и Луары, было дъйствіемъ собственнаго желанія? Дъло слишкомъ ясно не только для меня и для читателей, но даже и для моихъ критиковъ. Первый мой критикъ далъ промахъ: въ этомъ промахъ можно было предположить или незнаніе, или недобросовъстную придирку. Я предположилъ незнаніе по тону его статьи: онъ не похожъ на тотъ тонъ, которымъ ученые говорятъ о другихъ людяхъ, добросовъстно трудящихся для науки.

Перейдемъ къ другому вопросу. Въ своей статъв я назвалъ Франковъ развратнымъ племенемъ. Критикъ Отеч, Записокъ объявиль это шуткой надъ публикой. Въ томъ же примъчаніи, въ которомъ я указаль на его незнаніе исторіи Бургундовъ, я прибавилъ, что ему видно неизвъстны свидътельства о Франкахъ писателей 4-го и 5-го въка. И за это нападаетъ на меня г-нъ Грановскій. "Объ этомъ разврать едва-ли что-нибудь можно найти въ писателяхъ того времени", говоритъ онъ. Я съ своей стороны ему скажу, что едва-ли онъ найдетъ коть одного писателя, на котораго не могъ бы я сослаться. Франковъ, когда не говорять собственно объ ихъ мужествъ и не называють "praeter ceteros truces" или "omnium in bello ferocissimi", что можно считать за похвалу, постоянно называють "genus mendax et dolosum", или "gens perfidissima", или "gens perjura" (въ Панегирикъ Анонима Константину), "fallax Francia" (Клавдіанъ, Пан. Гонорію) или "gens infidelis". "homines mendaces" (Сальвіанъ). Объ нихъ говоритъ тотъ же Сальвіанъ: "Какъ попрекнешь ты Франка въ клятвопреступленіи, когда ему оно кажется не видомъ преступленія, а только оборотомъ ръчи". Объ нихъ Вопискъ: "Франки его (т. е. Боноза) призвали, Франки же и предали; ибо у нихъ обычай давать объщаніе, а потомъ нарушать объщаніе, а потомъ смъяться надъ нимъ". Объ нихъ же другіе современники, которыхъ у меня теперь подъ рукою нътъ: "Франкъ любитъ давать клятву, потому что находитъ наслаждение въ ея нарушеніи, или хваля ихъ гостепріимство, такъ же какъ Сальвіанъ: "Франки гостепріимны, хотя никакой другой человіческой добродітели не иміноть". Не явныя ли это свидътельства въ глубочайшемъ нравственномъ развратъ народа? Я бы могъ привести еще десятки другихъ цитатовъ, но убъжденъ. что г-нъ Грановскій знаеть ихъ не хуже моего, и не хочу, чтобы читатели мои усомнились въ этомъ убъжденіи. Нельзя сказать, чтобъ туть выразилась особенная вражда римскихъ писателей; ибо Имперія страдала отъ многихъ народовъ болъе, чъмъ отъ Франковъ (напр. отъ Готеовъ, Вандаловъ или Гунновъ), а ихъ хвалять, и не редко. Довольно только вспомнить, какъ часто встръчаются похвалы честности и правдолюбію страшнъйшимъ бичамъ Имперіи-Гуннамъ, Аварамъ и Славянамъ. Нельзя также сказать, чтобы выраженія о Франкахъ были пустыя фразы риторовъ. Ужасы эпохи Меровейской, извъстные всъмъ, и о которыхъ Миллеръ (т. 2, стр. 9) говорить, что едва ли имъ найдутся подобные въ исторіи человіческой, доказываютъ слишкомъ явно справедливость приведенной мною характеристики. Мив кажется, лучше и полезиве было бы отыскать причину историческаго факта (что я и постарался сдълать въ статьъ, поднявшей споръ, хоть г-ну Грановскому и не угодно было обратить на это вниманіе), чъмъ опровергать

неоспоримую истину и даже украшать это безполезное опровержение красивыми фразами, общими мъстами дурнопонятаго гуманизма, которыя не помъшають исторіи признать развращеннымъ народъ развращенный, точно такъ же, какъ географъ называеть людовдами народъ, который всть человіческое мясо.

Итакъ, кажется, я могу сказать безъ самоувъренности и безъ гордости, что поле факта историческаго осталось за мною, или, по словамъ г-на Грановскаго, за новою наукою; но между нами я могу также сказать со всевозможнымъ смиреніемъ, что эта новая наука очень похожа на старую, только нъсколько забытую своими защитниками.

Впрочемъ, такъ какъ я всегда готовъ отдавать справедливость г-ну Грановскому, я считаю себя въ правъ прибавить, что его статья (за исключеніемъ содержанія, а отчасти и направленія) все-таки служитъ украшеніемъ Отечествен. Записокъ. Онъ замъчаетъ очень справедливо двъ опечатки въ хронологіи и очень искусно нападаетъ на нихъ, какъ на ошибки, въ чемъ я готовъ ему уступить; онъ шутить очень остроумно надъ равнодушіемъ публики къ спорному вопросу, надъ новою наукою, которая, разумъется, не равнодушна ни къ какому вопросу; надъ тъмъ, что эта наука, по извъстному слову, "обрътается не въ авантажъ", хоть, разумъется, не на сей разъ и проч. Вся статья можеть быть прочтена съ удовольствіемъ.

### OTBBT F-HY XOMSKOBY \*).

Въ письмѣ изъ Москвы, помѣщенномъ мною въ послѣдней книжкѣ Отечеств. Записокъ, сказано между прочимъ, что г. Хомяковъ напрасно переноситъ въ область легкой литературы вопросы, исключительно принадлежащіе наукѣ. Прочитавъ въ 86 № Московскаго Городскаго Листка отвѣтъ на мою статью, я готовъ взять назадъ сдѣланный мною упрекъ. Я понимаю теперь, что исторія Бургундскаго племени такъ, какъ ее разсказываетъ г. Хомяковъ, не принадлежитъ наукѣ. Споръ собственно конченъ. Я нозволю себѣ только нѣсколько необходимыхъ примѣчаній.

Начну изъявленіемъ признательности г. Хомякову за его благосклонный отзывъ о 3-хъ страницахъ, помъщенныхъ мною въ Отечеств. Запискахъ. Онъ говоритъ, что, несмотря на недостатокъ содержанія и направленія, онъ служатъ украшеніемъ Журналу и что вообще могутъ быть прочтены съ удовольствіемъ. Прошу у читателей снисхожденія къ самолюбію, заставившему меня перепечатать эти строки. Я не могу не гордиться похвалою, даже умъренною, изъ устъ столь знаменитаго ученаго. Прибавлю безъ лести, что статьи г. Хомякова доставляютъ также удовольствіе и, можетъ быть, еще большее его противникамъ, чъмъ его друзьямъ.

Г. Хомяковъ находить, что я не сказаль ни полслова противъ его ко-

<sup>\*)</sup> Помъщенъ въ "Московскихъ Въдомостяхъ" 1847 г., № 50.

роткаго разсказа объ исторіи Бургундовъ. Въ такомъ случать не для чего было писать возраженіе; можно было довольствоваться моимъ невольнымъ согласіемъ. Заттыть слъдуютъ: взглядъ на причины переселенія народовъ, очеркъ исторіи Бургундовъ и новыя доказательства разврата Франковъ.

Есть факты, которыхъ въ наше время никто не станетъ ни защищать, ни оспаривать: до такой степени они всемъ известны, всеми признаны. Къ такимъ принадлежитъ переселеніе народовъ и появленіе Гунновъ, бывшее ближайшею причиною этого великаго движенія. Рецензенть "Сборника Историческихъ и Статистическихъ свъдъній" замътилъ г. Хомякову, что въ числъ племенъ, выгнанныхъ Монгольскими пришельцами изъ прежнихъ жилищъ въ восточной Европъ, не могли быть Бургунды, съ которыми Гунны сощлись впервые на Рейнъ. Г. Хомяковъ обвинилъ его въ невъжествъ на томъ основаніи, что Бургунды были вытіснены съ верховьевь Майна уходившими отъ Гунновъ Германскими дружинами. Но въ Исторіи болье чымь гдь-либо надобно различать причины прямыя отъ косвенныхъ, иначе можно придти къ страннымъ заключеніямъ. Объяснюсь приміромъ. Реформі Петра Великаго, пересадившей на русскую почву европейскую науку, обязаны мы, между прочимъ, удовольствіемъ читать такія статьи, какова "О возможности Русской художественной школы". Но едва ли кому придеть въ голову вміншть эту статью въ непосредственную заслугу самому Петру. Она есть конечно блестяцій, но непредвидънный преобразователемъ результать его подвига. Suum cuique. Далье г. Хомяковъ говорить обо мнь: "Онъ замытиль, что Бургунды жили на нижнемъ Дунав не въ началв V-го ввка, какъ у меня напечатано, а въ III-мъ, ибо въ IV-мъ они уже жили на верховьяхъ Майна, куда Валентиніанъ посылаль къ нимъ пословъ, что я и сказаль въ примъчаніи своемъ. Кажется уже изъ словъ моихъ можно было догадаться, что въ означени стольти вкралась опечатка"... Иной, прочитавъ эти строки, могъ бы подумать, что ученый авторъ не знаетъ содержанія статей, подписанныхъ его именемъ, потому что въ приведенномъ имъ мъстъ ръчь идетъ не о нижнемъ, а о верхнемъ Дунаъ: "Рецензентъ (От. Зап.) увъряетъ меня, что Гунны не могли подвинуть Бургундовь на Западъ, потому де, что Бургунды жили давно уже на Рейнъ. Ему неизвъстно, что ет начали V-го егока часть Бургундовъ жила еще на верховьяхъ Дуная, у Римского вала"... (Моск. Сборн., стр. 327).—Не придется ли корректору Моск. Гор. Листка испытать участь своего собрата по Сборнику и принять на себя ответственность за эту опечатку? "Трудно повърить, продолжаеть мой противникъ. чтобы я дъйствительно полагалъ нашествіе Гунновъ въ Галлію въ VI въкъ". Не совствить трудно тому, кто сколько - нибудь знакомъ съ историческимъ методомъ и точностію указаній г. Хомякова. Впрочемъ, допуская опечатку въ цыфръ, можно предложить вопросъ: въ началъ какого стольтія жили Бургунды у верховьевъ Дуная? Въ началъ III ихъ еще не было въ западной Европъ, въ началь IV они живутъ на Майнъ, отъ Дуная ихъ отдъляють Ютунги. Въ началъ V они являются на Рейнъ. Г. Хомяковъ ссылается на сношенія съ Бургундами императора Валентиніана. Валентиніана котораго? ихъ было три. Знаемъ изъ Ам. Марцеллина, что Валентиніанъ І, умершій

въ 375 году, отправляль къ Бургундамь пословъ; но при Валентиніанъ III, царствовавшемъ въ V въкъ (424 – 55), это племя поселилось въ Галліи и следовательно вступило въ безпрерывныя сношенія съ Римскимъ правительствомъ. Вообще противникъ мой неохотно или неудачно употребляетъ пыфры для точнаго опредъленія лицъ и событій. Ему, какъ поэту, привычиве въ сферъ свободныхъ вымысловъ, не стъсненныхъ мелкими условіями хронологіи и географіи. Такимъ образомъ, онъ зам'єтиль, что я ошибся, назвавъ лътопись Іорнанда единственнымъ источникомъ, въ которомъ упоминается о войнъ Бургундовъ съ Гепидами. "Можно было бы прибавить, говорить онъ, свидътельство Мамертина: Gothi Burgundios penitus exscindunt, гдъ общее имя Готоовъ замъняетъ частное Гепидовъ". При такой смълости объясненій не трудно отвъчать на самые загадочные вопросы исторіи. Къ сожальнію, г. Хомяковъ не потрудился прочесть до конца дважды приведенное имъ мъсто изъ Мамертина, туть же упоминающаго о Гепидахъ: rursum pro victis armantur Alemanni (въ нъкоторыхъ рукописяхъ Alani) itemque Thervingi pars alia Gothorum adjuncta manu Thaifalorum adversum Vandalos Gipedesque concurrunt. Въ 17-й главъ Іорнанда читаемъ также, что Фастида, кунигъ Гепидовъ, разбивъ Бургундовъ, напалъ на Готеовъ. Следовательно, оба писателя отличають Готеовь отъ Гепидовъ и знають, съ къмъ именно воевали Бургунды. Обвиненіе рецензента От. Записокъ въ незнаніи сагь, до которыхъ тому решительно не было дела, г. Хомяковъ оправдываетъ своимъ правомъ говорить объ этихъ сагахъ. Право неотъемлемое, на основаніи котораго въ статьъ "О возможности Русской художественной школы" нътъ ничего о самомъ предметъ, но встръчается много нежданнаго, какъ-то: замъчанія о безполезной трать барды въ Октябрь, Мав и Іюнь, о гомеопатіи, объ укатываніи зимнихъ дорогъ, о пюзеизмів и т. д. Ближе къ цівли и полезиве было бы опредвлить историческое содержание самыхъ сагъ или, по крайней мірь, сказать вкратць, что извлекли изъ нихъ для исторіи німецкіе критики. Вопрось о томъ, кстати ли я привель свидетельство Шафарика, предоставляю суду читателей.

Не считаю нужнымъ входить въ подробный разборъ краткой исторіи Бургундовъ. Мнівніе мое объ ней я сказаль выше. Прибавлю, что этоть отділь статьи г. Хомякова можно разділить на дві части: ненужную и невірную. Къ чему, наприміръ, было доказывать, что Бургунды не всегда жили у верховьевъ Майна, а пришли сюда въ ІІІ віків. Развіз я утверждаю противное? Къ чему было повторять всімъ извістный разсказъ о Радагайзів, говорить о Гуннскомъ князькі Ульдинів и т. д.? Это безплодное расточеніе учености напоминаеть неумініе пользоваться собственными средствами, въ которомъ г. Хомяковъ упрекаетъ русскихъ винокуровъ на страниці ззу Московскаго Сборника. Укажу теперь на нісколько вкравшихся въ изложеніе ошибокъ, или, можеть быть, опечатокъ. Происхожденіе имени Борнгольмъ отъ Бургундовъ фактъ еще не совсімъ доказанный. См. Цейса, 465. Г. Хомяковъ указываеть на два обстоятельства, по его словамъ слишкомъ мало замізченныя. Во 1-хъ, на то, "что истинный циклъ Нибелунговъ принадлежить вполніз свево-готескимъ семьямъ и нисколько не принимаеть

въ себя иноплеменныхъ, напримъръ, Аллемановъ или Франковъ"; во 2-хъ, на принятіе аріанства Бургундами отъ Готоовъ, "явленіе непонятное для западной Европы и объяснимое только законами критики, изложенными покойнымъ Венелинымъ". На первое можно замътить, что Аллеманы не были иноплеменниками Свевамъ и состояли съ ними въ тъсной родовой и политической связи. См. Eichhorn. D. Staats und Rechtsgeschichte 1. § 21. Gaupp. Das alte Gesetz der Thüringer, 42 и т. д. Почему принятіе аріанства Бургундами отъ Готоовъ не можетъ быть понятно западной Европъ-отвъчать трудно. Но если дело идеть о родовых в связях и вліяніях между германскими племенами, я позволю себъ обратить внимание моего противника на 1-й томъ Нъмецкой исторіи Филипса, гдъ онъ найдеть много новаго. Въ 443 году Римское правительство уступило Бургундамъ нынъшнюю Савоїю, тогда носившую названіе Сабаудіи (Sabaudia, Sapaudia), а не Сабодін, какъ пишеть г. Хомяковъ, искушенный французскимъ произношеніемъ. Наконецъ слова: "Гроза Германскаго міра налетъла на нихъ (Бургундовъ) въ 450 или 451 году и сокрушила ихъ силу. Съ техъ поръ... они живутъ въ долинъ Роны, какъ подручники Рима", не совсъмъ согласны съ исторією. Бургундское государство пережило Западную Имперію и достигло высшаго могущества своего именно въ концъ V-го въка, при кунитъ Гундбальдъ (470-516). Доказательства можно найти не только въ источникахъ, но во всъхъ новыхъ книгахъ, касавшихся этого предмета.

Остается вопросъ о Франкахъ. Я сказалъ, что писатели IV-го и V-го въковъ бъдны извъстіями о внутреннемъ быть Франкскаго племени и что главные источники въ этомъ отношении принадлежать къ VI-му. Приводя мои слова, г. Хомяковъ счелъ нужнымъ ихъ нъсколько поправить и сообщить имъ другой смыслъ. Благодарю за услугу, но не могу ею воспользоваться. Корректоръ От. Зап. отняль у меня право оправдываться опечатками. Отношенія Франковь къ имперіи начинаются съ ІІІ-го стольтія, сльдовательно Римскіе писатели не могли не говорить объ нихъ. Но, повторяю, на внутренній быть племени они обратили мало вниманія и б'адны изв'тьстіями р немъ. Что доказывають эпитеты, собранные ученымъ обвинителемъ Франковъ: gens. mendax, infidelis, perjura, къ которымъ я могъ бы прибавить еще нъсколько имъ не замъченныхъ? Гдъ приведены доказательства отличительной безиравственности Франковъ до VI-го стольтія? Было время, когда Французы иначе не называли Англію, какъ perfide Albion. Однако, какой историкъ решится основать на этомъ выражении свое понятіе о характер'в англійскаго народа. Чізмъ же выше риторы IV и V візка французскихъ журналистовъ временъ республики и имперіи? Значительная часть оскорбительных для Франкскаго племени эпитетовъ взята г. Хомяковымъ изъ панегириковъ, читанныхъ галльскими риторами императорамъ. Въ панегирикахъ императору Константину чаще чёмъ въ другихъ упоминается имя Франковъ. Посмотримъ, при какихъ случаяхъ. Пленные вожди Франковъ затравлены на Трирскомъ амфитеатръ въ угоду языческой черни (306). Риторъ привътствуетъ императора, еще не просвъщеннаго истиною христіанства, оправдываеть его дъло и ругается надъ жертвами. "Ты не усомнился,

Digitized by Google

говоритъ онъ, казнить ихъ страшными муками. Ты не убоялся неистощимой ненависти, въчнаго гитва оскорбленнаго народа. Гдт теперь ихъ дикая отвага, гдъ коварное непостоянство?... Ихъ села выжжены, ихъ плънные юноши, неспособные по коварству быть нашими воинами, по гордости рабами, выведены въ циркъ для принятія казни. Числомъ своимъ они утомили разъяренныхъ звърей". Eumenii paneg. cap. 10 и 12. Въ другомъ пансгирикъ, сказанномъ послъ новой побъды надъ Франками, читаемъ почти то же: tantam captivorum multitudinem bestiis objicit, ut ingrati et perfidi non minus doloris ex ludibrio sui quam ex ipsa morte patiantur. Anonym. рапед. сар. 23. Кто жъ безиравствениве: умирающій въ циркв Франкъ, или ликующій при казни риторъ, вміняющій жертві въ коварство ея нехотініе служить своимъ палачамъ? Значеніе панегириковъ IV и V въка опредълено критикою: это плохіе источники историческихъ свъдъній, но любопытные памятники развращенной эпохи. Не говорю о наглой лести, составляющей ихъ главное содержаніе. Злоупотребленіе слова, искаженіе самыхъ чистыхъ понятій, презрѣніе къ истинъ едва ли когда доходили до подобнаго цинизма. Впрочемъ, г. Хомякову въроятно также извъстенъ характеръ панегириковъ. Обратимся теперь къ другимъ свидетельствамъ, имъ приведеннымъ противъ Франковъ. "Нельзя сказать, говоритъ онъ, чтобы туть выразилась особенная вражда Римскихъ писателей, ибо Имперія страдала отъ многихъ народовъ более чемъ отъ Франковъ (напр. отъ Готоовъ, Вандаловъ или Гунновъ), а ихъ хвалять, и не редко". Справедливо ли это? Увидимъ. Слова жалкаго компилатора Вописка не имъютъ большой важности, — это плохой риторъ, пишущій исторію; но отзывъ Салвіана, писателя даровитаго и благороднаго, заслуживаетъ полнаго вниманія. Его приговоръ, конечно, можетъ ръшить тяжбу между г. Хомяковымъ и мною. Привожу вполить главныя мъста, относящіяся къ спорному вопросу: "Готоы коварны, но цъломудренны; Аланы развратны, но не столь коварны; Франки лживы, но гостепріимны; Саксы свирёпы, но заслуживають уваженіе за чистоту нравовъ". De providentia lib. VII. "Саксы жестоки, Франки лживы, Гепиды безчеловъчны, Гунны развратны: вся жизнь варваровъ порочна; но развъ ихъ пороки можно судить наравиъ съ нашими? развъ развратъ Гунна или коварство Франка подлежать такому же суду, какъ разврать и коварство христіанъ? Неужели наклонность къ пьянству Аллемана, корыстолюбіе Алана можно сравнивать съ тъми же пороками у христіанъ? Что удивительнаго въ томъ, что Гуннъ и Гепидъ прибъгаютъ къ обману, когда имъ неизвъстна вина лживаго поступка? Какъ обвинить Франка въ клятвопреступленіи, когда оно ему кажется не видомъ преступленія, а оборотомъ ръчи?" Ibid. Lib. IV. Такъ понималъ, такъ оправдывалъ вліяніемъ язычества и нев'вжества пороки полудикихъ племенъ Массилійскій священникъ V-го стольтія. Читатели, надъюсь, замытять различіе воззрыній, господствующихъ въ скорбныхъ твореніяхъ Салвіана и въ обвинительныхъ актахъ на целые народы, остроумно составляемых г. Хомяковымъ. Можетъ быть, прочитавъ вполнъ приведенный мною отрывокъ, изъ котораго ему кажется были извъстны только послъднія строки, г. Хомяковъ упрекнетъ Салвіана

въ дурно понятомъ гуманизмъ. Зато другіе найдутъ въ 86 . М. П. Л. не совсъмъ неудачное подражаніе ритору, славившему зрълища Трирскаго амфитеатра. Спрашиваю: гдв доказательства отличительной предъ другими племенами порочности Франковъ? Они не лучше, но и не хуже другихъ. Ссылаюсь на исторію Вандаловъ Виктора Витенскаго, на отзывы Ам. Марцелина и Іорнанда о Гуннахъ, Прокопія о Герулахъ, Григорія Турскаго о Готеахъ и т. д. Здъсь можно найти богатый матеріаль для составленія кондуйтныхъ списковъ народамъ, принимавшимъ участіе въ великой эпохъ переселенія. Характеръ Меровингской эпохи представляеть особенное явленіе, котораго разборъ не можеть быть предметомъ этой статьи. Въ тогдашнемъ развращеніи Франковъ не сомнъвается никто. Для такого убъжденія достаточно прочесть Тьерри. Но можно сказать съ полною увъренностію, что всякое другое племя при подобныхъ условіяхъ испытало бы ту же участь. Вопросъ о гуманизмъ мы оставимъ въ сторонъ. Дъло шло не объ немъ, а о легкомысленной игръ историческими фактами, о капризъ, вошедшемъ въ область науки.

Споръ съ моей стороны конченъ. Кто изъ насъ правъ, за къмъ осталось поле историческихъ фактовъ, ръшатъ читатели, знакомые съ дъломъ или по крайней мъръ заглянувшіе въ книги, на которыя указали г. Хомяковъ и я. Всякое преніе можно протянуть до безконечности, отнявъ у него прямую цъль, т. е. ръшеніе спорнаго вопроса. Такого рода словесные турниры могутъ быть блистательны, но я не чувствую призванія ломать на нихъ копья. Охотно признаю превосходную ловкость моего противника въ умственной гимнастикъ, готовъ любоваться его будущими подвигами, — но въ качествъ зрителя, безъ всякаго желанія возобновить борьбу.

### OTBBTB C. XOMSKOBA HA OTBBTB C. CPAHOBCKATO \*).

Г-нъ Грановскій на возраженіе моє, напечатанное въ Московскомъ Листкъ, напечаталь отвъть въ Московскихъ Въдомостяхъ.

Отвъть его дълится на двъ части: возраженія на вводныя разсужденія или мнънія мои по вопросамъ историческимъ и возраженія на главные спорные пункты, именю: о движеніи Бургундовъ съ Мейна на Рону и о нравственности Франковъ. Разсмотримъ сначала первыя.

Я сказаль, что свидътельство Іорнанда объ изгнаніи Бургундовъ изъ области при-эвксинской Гепидами подтверждается Мамертиномъ, современникомъ самому происшествію, и привель слова Мамертина, гдѣ, по моему мнѣнію, Гепиды должны быть подразумъваемы подъ общимъ именемъ Готеовъ. Г-нъ Грановскій удивляется смѣлости моей догадки и думаетъ, что при такой смѣлости всякій вопросъ историческій разрѣшался бы слишкомъ легко. Посмотримъ свидѣтельства Іорнанда и Мамертина.

Мамертинъ, поздравляя имперію съ раздоромъ ея враговъ, говоритъ: "Готеы совершенно уничтожають Бургундовъ: за Бургундовъ вступаются Алеманны; между тъмъ Тервинги \*\*) другая часть Готеовъ \*\*\*), съ помощію дружины Тайфаловъ, нападаетъ на Вандаловъ и Гепидовъ". Іорнандъ, разсказывая о подвигахъ Готеовъ, говоритъ: "Фастида, царь Гепидовъ, возбуждая свой народъ, расширилъ войной его грани, уничтожилъ почти совершенно Бургундовъ и покорилъ не мало другихъ племенъ; потомъ, несправедливо оскорбляя Готеовъ, нарушилъ союзъ единокровности". Далъе находимъ, что Гепиды просили у Готеовъ земли и вызвали ихъ на бой, вслъдствіе чего и были побъждены царемъ Остроготомъ (очевидно вымышленнымъ), подъ властію котораго были и Весть-готеы (Тервинги).

Во-первыхъ: оба разсказа принадлежатъ къ одной и той же эпохъ, сколько можно судить по сбивчивой хронологіи Іорнанда. Во-вторыхъ: оба свидътельствують о гибели Бургундовъ, вслъдъ за которою произошли междоусобія въ племени готескомъ. Въ третьихъ: отдъльныя племена готескія называются общимъ именемъ Готеовъ (смотри Іорнанда "о послъдованіи временъ"), а

<sup>\*\*\*)</sup> Другая часть Готоовъ, слъдовательно прежде не о всъхъ Готоахъ ръчь, также не о Вестъ-готоахъ, которые отдълены самижъ писателемъ, и не о далекихъ Остъготоахъ: явно, что ръчь была о Гепидахъ.



<sup>\*)</sup> Помъщенъ въ "Московскомъ Городскомъ Листкъ", 1847 г. № 97.

<sup>\*\*)</sup> То есть Древляне, прозвище Вестъ-готоовъ, которое они приняли отъ Древлянъ, у которыхъ они тогда барствовали, какъ Остъ-готоы приняли имя Гріутунговъ (т. е. Полянъ) отъ Полянъ при-дивпровскихъ.

Гепиды принадлежали къ общему готескому союзу и по многимъ свидътельствамъ считались сначала главою его. Это видно изъ имени Гаптъ, родоначальника Готеовъ, и изъ того, что въ преданіяхъ Пруссіи Готеы первоначально являлись подъ предводительствомъ Гаптовъ. Самъ Іорнандъ, вообще предпочитающій Вестъ и Остъ-готеовъ Гепидамъ. указываетъ на то же, говоря: "Острогота пошелъ на бой противъ Гепидовъ, дабы они не слишкомъ превозносились" (ne nimii judicarentur). И такъ, мы видимъ, что Готеы, т. е. Гепиды, Весть и Ость-готеы, составляли общій союзь до той эпохи, когда Гепиды, возгордясь своей побъдой, вздумали давать законы всему союзу, весьма еще твердому и священному, ибо мнимый царь Готеовъ (Острогота) называеть эту междоусобную войну жестокою и преступною. Гдъ же сомнъніе, что подъ именемъ Готеовъ Маммертинъ понимаеть союзъ Готеовъ подъ предводительствомъ Гепидовъ? гдъ же смълость въ догадкъ? Развъ только въ томъ, что ученые нъмцы, Миллеръ или Цейсъ или Луденъ или кто другой, не замътили тождества въ свидътельствахъ Іорнанда и Маммертина? Въ этой смълости я прошу извиненія у ученыхъ нъмцевъ, которые этого не замьтили; впрочемъ, они понимають права исторической критики, и оть ихъ безпристрастнаго суда я скоръе бы ожидалъ похвалы, чъмъ осужденія.

Далве г-нъ Грановскій считаеть сомнительнымъ происхожденіе имени Боригольмъ отъ Бургундовъ, и въ этомъ ссылается на Цейса. Это сомнъніе, дъло чистаго произвола, вполнъ опровергается свидътельствомъ Вулфстана. Описывая королю Альфреду путешествіе свое по Балтійскому морю, совершенное въ концъ 9-го въка. онъ говорить: "Съ права оставили мы Сконегъ и Фальстеръ, которые принадлежатъ Даніи, а съ лъва Бургендаландъ (то же, что гольмъ), который управляется своимъ королемъ; потомъ далъе... Готаландъ". Это свидътельство не допускаеть никакого сомнънія \*).

Далъе г-нъ Грановскій находить, что очень трудно понять одно изъ доказательствъ, приведенныхъ мною въ пользу единоплеменности Бургундовъ
и Готеовъ. "Принятіе аріанства Бургундами, явленіе непонятное въ западной
Европъ, объясняется только кровнымъ сродствомъ по закону, прекрасно изложенному нашимъ покойнымъ Венелинымъ", сказалъ я, и кажется, всякій, кто
мало-мальски знакомъ съ историческою критикою, пойметъ, почему принятіе
аріанства въ западной Европъ, оставшейся въ то время върною Никейскому
исповъданію, явленіе совершенно противоръчащее всъмъ другимъ явленіямъ
обращенія Германцевъ въ христіанство на Западъ, можетъ быть объяснено
только изъ племеннаго сродства Бургундовъ съ аріанцами-Готеами. Вотъ все
то, что въ первой части отвъта г-на Грановскаго подлежитъ ученому возраженію: все остальное, о сагахъ, о моей статьъ въ Московскомъ Сборникъ и
прочее, служитъ только украшеніемъ отвъта и можеть быть оставлено безъ
особаго вниманія.

Перейдемъ ко второй части, къ главнымъ спорнымъ пунктамъ: о переходъ Бургундовъ съ верховьевъ Мейна на Рону и о нравственномъ достоинствъ Франковъ.

<sup>\*)</sup> Можно предположить, что имя этихъ островныхъ Бургендовъ представляетъ только случайное сходство съ именемъ древнайшихъ Бургундовъ; но такое предположение опровергается именемъ Готаландъ и явнымъ параллелизмомъ островнаго міра съ береговымъ. Вообще Цейсъ, важный по сбору матеріаловъ, очень слабъ, какъ критикъ. Таково мизне истинныхъ ученыхъ, каковы Миллеръ и Нейманъ.



Г-нъ Грановскій дълаеть очевидную уступку мнъ на счеть вліянія Гунновъ на движеніе Бургундовъ на западъ, признавая косвенное вліяніе, но въ то же время отличая его отъ вліянія прямаго. Я могъ бы довольствоваться такою уступкою, но за всъмъ тъмъ считаю ее весьма недостаточною. Переходъ Бургундовъ съ верховьевъ Мейна къ его устью находится, какъ я уже сказалъ, въ явной зависимости отъ движенія Тюринговъ, Словянъ, Свевовъ, Байеровъ, Ругіевъ и другихъ данниковъ Гуннскихъ, которые въ началъ V-го въка мало по малу захватываютъ всю среднюю и южную Германію, вытъсняя старожиловъ. Неужели это вліяніе косвенное? По этому большая часть монгольскихъ завоеваній (и между прочимъ завоеваніе Россіи) должны были названы косвенными, потому что вся передовая сила Монголовъ состояла изъ ихъ подручниковъ, племенъ турецкихъ (или тюркскихъ). Такое мнъніе имъло бы достоинство новости.

Но каково же митие г-на Грановскаго о вліяніи Гунновъ на переходъ Бургундовъ отъ устьевъ Мейна на берега Роны и даже Луары? Я сказаль "Гунны, гроза германскаго міра, налетёли на Бургундовъ (тогда еще жившихъ на среднемъ Рейнъ и на устъяхъ Мейна) въ 450-мъ или 51-мъ году и сокрушили ихъ силу. Съ тъхъ поръ ихъ нътъ уже ни на Мейнъ, ни на среднемъ Рейнъ; они живутъ на берегахъ Роны, какъ подручники Рима. Бъжали ли они передъ Гуннами? искали ли они убъжища у Римлянъ, къ которымъ поступили въ подручники?" Вопросъ мой былъ положителенъ: посмотримъ на отвъть. Г. Грановскій говорить, что "мои слова не совстмъ втрны, ибо Бургундское царство пережило Западную Имперію". І'дъ же туть отвъть или возраженіе? Положимъ, что употребленіемъ глагола жить въ настоящемъ времени я ввель г-на Грановскаго въ ошибку, и онъ думаетъ, что я считаю Западную Имперію существующею до нашего времени, а Бургундовъ ея подручниками: все-таки спрашиваю, где же ответь на вопрось о бегстве Бургундовъ? Очевидно, вліяніе Гунновъ оказывается совершенно прямымъ, а отвътъ г. Грановскаго развъ только косвеннымъ.

Перейдемъ къ Франкамъ. Я привелъ множество свидътельствъ изъ писателей IV-го и V-го въка о глубокомъ нравственномъ развратъ Франковъ: многихъ свидътелей я назвалъ, прибавивъ, что могъ бы еще привесть много другихъ. Я сказалъ, что эти свидътельства не внушены враждою, ибо въ писателяхъ Римскихъ и Византійскихъ находятся похвалы народамъ, гораздо болъе вредившимъ имперіи, чъмъ Франки. Я сказалъ, что это также не пустыя риторскія фразы, ибо ихъ истина подтверждается позднівнюю исторіею.—Что же отвъчаеть г-нь Грановскій? "Ему извъстны", говорить онь, "эти свидътельства и множество другихъ", но ему мои свидътели не нравятся. "Одинь - гнусный и безнравственный риторь, другой-поэть, третійкомпилаторъ (почему компилаторъ не свидътель въ дълъ современномъ ему? не совсъмъ ясно). Остается одинъ Сальвіанъ, честный и добросовъстный писатель: онъ могъ бы ръшить вопросъ, да, къ несчастію, онъ осыпаетъ упреками всъхъ варваровъ и слъдовательно не можетъ служить уликою противъ Франковъ". Во первыхъ, одинъ свидътель, какъ бы онъ ни былъ добросовъстенъ, не можетъ ръшить вопроса; во вторыхъ, тутъ опять нътъ никакого отвъта на мои доказательства. Я цитовалъ не Вописка, не Евменія, не Сальвіана: я цитоваль встахь и ихъ общее согласіе въ одномъ показаніи. Сальвіанъ бранить Вандаловь; но похвалы Вандаламъ слышимъ отъ другихъ современниковъ и даже отъ духовенства африканскаго, много страдавшаго отъ

ихъ фанатическаго аріанства. Сальвіанъ и другіе не хвалять Готеовъ, но сколько похваль тъмъ же Готеамъ у другихъ писателей, сколько историческихъ свидътельствъ въ ихъ пользу; какія благородныя личности укращають ихъ льтопись отъ Тевдемира и Өеодорика до Тотилы и Тейи! Сальвіанъ бранить Гунновъ, которыхъ онъ, въроятно, довольно плохо зналъ; но его свидътельство опровергается вполнъ Византійцами, близко знавшими ихъ. Г-нъ Грановскій отрицаеть ли эти похвалы Франкамъ? И то и другое невоаможно. И такъ, важенъ не Сальвіанъ, не Клавдіанъ, не безъименный панегиристь; а важно, какъ я говорилъ, общее молчаніе о какихъ-нибудь добродътеляхъ Франковъ; важно общее согласіе въ свидътельствахъ о ихъ совершенной безсовъстности и нравственномъ разврать; важно согласіе этихъ свидьтельствъ съ первыми въками ихъ исторіи. Вотъ что имъетъ значеніе въ глазахъ критики, воть что неопровержимо. Туть уже не помогуть ни перетасовываніе чужихъ словъ, ни сравненіе противника съ Трирскимъ риторомъ, ни даже остроумная шутка о кондуитныхъ спискахъ народовъ. Вопросъ ръшается очень просто. Я долженъ еще замътить, что равнодушіе и пренебреженіе къ факту нравственному нисколько не доказываетъ особой строгости въ критикъ фактовъ вещественныхъ: оно показываетъ только односторонность въ сужденіи и ложное пониманіе исторіи, ибо явленія жизни нравственной оставляють такіе же глубокіе сліды, какъ и явленія жизни политической.

Вообще о второмъ отвътъ г-на Грановскаго можно сказать, что въ немъ опять, какъ и въ первомъ, не было никакого отвъта, и я могъ бы не возражать: но я долженъ былъ сказать нъсколько словъ потому, что г-нъ Грановскій, отступая съ поля сраженія, еще отстръливается, по обычаю Пареянъ. Впрочемъ, отказываясь отъ дальнъйшей борьбы, онъ обезоруживаетъ противника, и я отлагаю съ истинною радостію оружіе, неохотно поднятое мною для собственной обороны.

## НЪМЕЦКІЯ НАРОДНЫЯ ПРЕДАНІЯ \*).

#### преданія о карлъ великомъ.

Кромъ записанной исторіи, у каждаго народа есть изустныя преданія о великихъ дълахъ и людяхъ стараго времени. Такія преданія занимаютъ средину между исторією и поэзіей. Содержаніемъ ихъ служить всегда дъйствительная быль, но разсказъ, переходившій отъ покольнія къ покольнію, изъ въка въ въкъ, часто носитъ на себъ печать сказки. Простой народъ не знаеть книжной исторіи. Прошедшія событія ему не кажутся чъмъ-то неподвижнымъ, конченнымъ: онъ какъ будто играетъ ими, свободно измъняя подробности разсказа. Исторія, какъ наука, старается ръзко обозначить каждое явленіе, опред'алить его время и м'асто; преданіе не заботится о такой върности. Въ немъ есть истина другаго рода. Въ немъ высказывается любовь и ненависть народа, его нравственныя понятія, его взглядъ на собственную старину. Чъмъ сильнъе событіе или человъкъ коснулись народной жизни, темъ глубже западають ихъ образы въ память, темъ более хранится объ нихъ разсказовъ. У Германскаго племени много прекрасныхъ историческихъ преданій. Они частію собраны и записаны учеными людьми, между которыми первое мъсто принадлежить двумъ братьямъ: Якову и Вильгельму Гриммамъ \*\*). Ихъ благородныя имена должны быть извъстны нашимъ мо-. Сикцетатир сищоп

Дъла и заслуги Карла Великаго всъмъ извъстны. Онъ соединилъ въ одно большое государство почти всю западную Европу, обвелъ это государство твердыми границами и скръпилъ общими учрежденіями и законами. Языческіе Саксы, жившіе въ съверной Германіи, были обращены имъ къ Христіанству. Множество школь возникло по его волъ. Короче, онъ былъ обновителемъ духовной и гражданской жизни на Западъ. Многое изъ созданнаго имъ вскоръ исчезло, еще болъе сохранилось. О такихъ людяхъ не забывають народы. Въ пъсняхъ и преданіяхъ хранятъ они ихъ память. Вотъ нъсколько преданій о Карлъ Великомъ.

<sup>\*\*)</sup> Deutsche Sagen, herausgegeben von den Brüdern Grimm. Berlin, 1816.



<sup>\*)</sup> Какъ эта, такъ и следующая статья: Рыцарь Баярда, помещены въ "Библютеке для Воспитанія" 1845 г., Отделеніе Первое, части 3 и 2.

#### 1. Карлъ и Дезидерій Лонгобардскій.

Когда Карлъ Великій пошель войною на Лонгобардовъ, при дворъ ихъ короля Дезидерія жилъ Огеръ, благородный Франкъ, бъжавшій изъ отечества, гонимый гитвомъ Карла. Услышавъ о приближении Франкскаго войска къ Павін, Дезидерій и Огеръ взошли на вершину башни, съ которой можно было обозръть всю окрестность. Вдали показались обозы Франковъ. Они покрывали большое пространство. "Не здесь ли самъ Карль?" спросилъ король Дезидерій. "Его здісь ність", отвітчаль Огерь. Потомъ явилось ополченіе, собранное со всёхъ концовъ государства. "Карлъ вёрно самъ илеть съ этими воинами", сказаль опять Дезидерій. "Нъть еще, нъть еще", отвъчалъ Огеръ. Тогда смутился Лонгобардскій король и молвиль: "Что же будетъ съ нами, если съ Карломъ ихъ придеть еще болъе?" "Когда и какъ онъ придетъ, сказалъ Огеръ, ты увидишь самъ; что съ нами будетъ-не знаю". Между тымъ приблизилась новая толпа. На вопросъ Дезидерія Огерь отвъчалъ по прежнему: "Его еще нътъ, подожди". Потомъ они увидъли съ башни своей длинные ряды епископовъ, аббатовъ, священниковъ и другихъ духовныхъ лицъ, шедшихъ вмъсть съ войскомъ. Дезидерій не взвидъль свъта и зарыдаль. "Сойдемъ скорфе внизъ, - говориль онъ, - и скроемся гдф-нибудь подъ землею предъ лицомъ страшнаго врага". Тогда вспомнилъ Огеръ о прошедшихъ, лучшихъ годахъ своей жизни и о великой силъ короля Карла. Онъ сказалъ Дезидерію: "Когда поля твои покроются жельзными колосьями, когда ріжи потекуть на городъ желізными волнами, тогда жди Карла. Онъ явится передъ тобою". Онъ еще не успълъ кончить, какъ съ Запада и съ Съвера поднялись мрачныя тучи и затьмили ясный день. Немного спустя наступила настоящая тьма. Тогда явился самъ Карлъ. Онъ былъ въ жельзь. На головь у него быль жельзный шлемь, на рукахъ жельзныя рукавицы, на широкой груди жельзныя латы. Львой рукою онъ держаль жельзное копье. Въ правой рукъ былъ мечъ; щитъ былъ жельзный; даже конь его, по кръпости и цвъту, казался желъзнымъ. Воины, шедшіе съ Карломъ и позади его, и остальная дружина были почти такъ же вооружены. Ствны Павіи задрожали. Огеръ взглянуль на страшную рать. "Воть тотъ, о которомъ ты спрашивалъ меня", сказалъ онъ королю Лонгобардовъ, и безъ памяти повалился на землю.

## 2. Карль Великій и зивя.

Въ бытность свою въ Цюрихъ, императоръ Карлъ приказалъ поставить столпъ и привязать къ нему колоколъ. Отъ колокола къ землъ была спущена веревка. Когда императоръ сидълъ за объдомъ, каждый могъ подойти къ столпу, звонить и требовать себъ суда и расправы. Одинъ разъ случилось, что колоколъ зазвонилъ, но вышедшіе служители не замътили никого у веревки. Звонъ раздался снова. Карлъ приказалъ служителямъ выдти опять и узнать о причинъ звона. Тогда только увидъли они большую змъю, кото-

рая дергала зубами веревку и такимъ образомъ приводила въ движеніе колоколъ. Испуганные слуги возвратились назадъ и донесли о видънномъ своему государю. Ни человъку, ни животному не хотълъ Карлъ отказать въ судъ и правдъ. Онъ самъ пошелъ къ странной просительницъ. Змъя, завидъвъ его, почтительно преклонила голову и поползла предъ нимъ къ берегу озера, гдъ указала ему на гнъздо свое. Въ немъ сидъла огромная жаба. Карлъ разсудилъ ихъ: змъъ возвратилъ гнъздо, а жабу приказалъ сжечь. Черезъ нъсколько дней змъя снова пришла ко двору, всползла на столъ, за которымъ сидъли императоръ и его гости, и подняла крышку съ одного изъ кубковъ. Она опустила въ кубокъ драгоцънный камень, который держала во рту, преклонилась передъ Карломъ и отправилась назадъ. Впослъдствіи тамъ, гдъ онъ нашелъ гнъздо змъи, Карлъ Великій выстроилъ церковь, а камень подарилъ супругъ своей.

#### 8. Возврать короля Карла изъ Венгрін.

Король Карлъ отправился въ походъ для обращенія язычниковъ, жившихъ въ нынѣшней Венгріи, къ Христіанству. Предъ разлукою овъ обѣщалъ супругѣ своей возвратиться черезъ десять лѣтъ. По прошествіи этого срока, она должна была считать его мертвымъ и молиться за его душу. Девятъ лѣтъ прошло такимъ образомъ безъ него. Въ государствѣ не было ни порядка, ни мира: вездѣ пожары, да разбои. Тогда вельможи собрались у королевы и стали ее просить, чтобъ она выбрала себѣ другаго мужа, способнаго охранять государство. Королева долго отказывалась, но наконецъ принуждена была уступить общимъ требованіямъ и жалобамъ на бѣдствія государства. Нашелся женихъ, богатый и сильный король. До свадьбы оставалось только три дня.

Богъ не допустиль этому исполниться. Ангелъ увъдомиль Карла о томъ, что ему угрожало. "Но какъ же мнѣ поспѣть къ сроку?" сказалъ король, "осталось только три дня, а путь великъ". — "Не заботься объ этомъ, — отвъчалъ ему Ангелъ, — Богъ милосердъ и всемогущъ. Поди и купи у твоего писаря его кръпкаго коня. Черезъ болота и поля донесетъ онъ тебя въ одинъ день къ городу на Раабъ. Тамъ ты переночуещъ и накормишь лошадь. На другой день, рано утромъ отправляйся вверхъ по Дунаю къ Пассау. Тамъ ты еще разъ ночуещь. Въ Пассау оставь своего коня. У хозяина дома, гдѣ ты остановишься, есть жеребенокъ: купи его. Онъ принесетъ тебя на третій день въ родной край твой".

Карлъ поступилъ, какъ ему приказано: купилъ у своего писаря его коня и въ одинъ день поспълъ къ Раабу. На другой день, солнце еще не заходило, а онъ уже прибылъ въ Пассау, гдъ нашелъ хорошій ночлегь. Вечеромъ, когда скотъ возвращался съ поля, Карлъ замътилъ прекраснаго жеребенка, схватиль его за гриву и сказалъ: "Хозяинъ, уступи его миъ; завтра я на немъ уъду".—"Нътъ, молвилъ хозяинъ,—жеребенокъ еще молодъ, и ты съдокъ ему не по силамъ. Онъ не снесетъ тебя". — Король сталъ снова проситъ. Тогда хозяинъ, видя его желаніе, согласился, а Карлъ

въ свою очередь продалъ ему коня, на которомъ совершилъ уже такой длинный путь.

На третій день, рано, король пустился въ дорогу. Онъ мчался, не останавливаясь, до самыхъ вороть столицы своей - Ахена. Туть онъ сталь на ночлегъ. Въ городъ было большое веселье: пъсни и пляски. Карлъ спросилъ: "Это что такое?" Хозяинъ дома сказалъ ему: "Сегодня празднуется большая свадьба: королева наша выходить замужъ за богатаго короля. Пиръ идеть великій. Молодыхъ и старыхъ, б'єдныхъ и богатыхъ угощаютъ виномъ и кушаньемъ. Для коней также много приготовлено корму". — Король Карлъ сказаль: "Я останусь у тебя. Свадебнаго угощенія мив не нужно. Вотъ тебъ золото, поди и купи мнъ ъсть, чтобы всего было довольно". Хозяинъ, смотря на золотыя деньги, удивился и про себя подумаль: "Воть настоящій, благородный рыцарь. Я такихь еще не видываль". Кушанье было приготовлено богатое. Когда Карлъ поужиналъ, онъ позвалъ къ себъ на ночь хозяйскаго сторожа и легь спать. Передъ сномъ онъ просилъ сторожа разбудить его, какъ только начнутъ благовъстить въ соборъ. Въ награду за эту службу онъ объщаль ему золотой перстень. При первомъ ударъ колокола, сторожъ подошелъ къ спящему королю и сталъ его будить: "Вставайте, господинъ. Въ соборъ звонять. Дайте мнъ заслуженный перстень". Карлъ поспъшно поднялся, надъль дорогую одежду и попросилъ хозяина проводить его. Рука объ руку, пошли они къ королевскому замку, но ворота были заперты большими запорами. - "Вамъ придется лезть подъ ворота, если вы непременно хотите войти, -- сказаль хозяинъ:--только тогда вы замараете платье".--,Я объ этомъ не забочусь", отвъчаль король и пролъзъ вмъсть съ спутникомъ своимъ въ замокъ. Потомъ Карлъ вошелъ въ соборъ, сълъ на стоявшій тамъ престолъ и положиль себь на кольни обнаженный мечь. А по древнему Франкскому обычаю, всякій, кто сидіть на престоль, что стояль въ соборь, становился королемъ. Вскоръ пришелъ одинъ изъ церковниковъ. Увидъвъ сидящаго Карла съ обнаженнымъ мечемъ, онъ испугался и поспъщилъ увъдомить священника: "Съдой, незнакомый человъкъ сидить на престолъ и держить голый мечъ на колтыяхъ". Священникъ и другіе каноники не хоттым втырить ему; одинъ изъ нихъ взяль светильникъ и смело пошелъ въ церковь. Когда передъ его глазами явился Карль, онъ бросиль въ ужасъ свътильникъ свой на полъ и бъжалъ къ самому епископу. Епископъ приказалъ двумъ изъ прислужниковъ своихъ взять свъчи и отправился съ ними къ собору. Подойдя къ Карлу, онъ робко спросиль у него: "Скажи намъ, кто ты такой, здішній или загробный жилець, и что побудило тебя сість на этотъ престолъ?" Тогда поднялся съдой незнакомецъ и молвилъ: "Ты зналъ меня, когда меня звали королемъ Карломъ и не было государя сильнъе меня". Онъ приблизился къ епископу, чтобы тотъ могь его разсмотръть. Епископъ тотчасъ его узналъ, радостно поздравилъ и обиялъ. Потомъ онъ повелъ его въ богатый домъ свой. Начался большой звонъ, и свадебные гости стали спрашивать о причинъ этого звона. Когда имъ сказали, что возвратился король Карлъ, они проворно разошлись, и каждый співшиль

убраться домой. Но епископъ просилъ Карла перемънить гнъвъ на милостъ и любить по прежнему королеву, которая противъ воли согръшила передънимъ. Король послушалъ его просьбы, простилъ вельможамъ и съ королевою сталъ жить по прежнему въ любви и согласіи.—

Много другихъ разсказовъ сохранила признательная память западныхъ народовъ объ императоръ и королъ Карлъ. Изъ приведенныхъ выше видно, въ какомъ образъ являлся онъ народному воображенію.

## РЫПАРЬ ВАЯРДЪ.

Петръ дю-Тераль, впослъдствіи рыцарь Баярдъ, родился въ 1476 году, недалеко отъ Гренобля, въ Баярдъ, замкъ отца своего, стараго израненнаго воина. Фамилія Тераль принадлежала къ числу самыхъ славныхъ и благородныхъ въ провинціи Дофине, которой дворянство издавна отличалось воинственнымъ духомъ и гордо называло себя "l'écarlate des gentilshommes de France".

Въ отцовскомъ замкъ съ братьями и сестрами росъ молодой Баярдъ. Согласно съ дворянскими понятіями того времени, при воспитаніи его болъе обращали вниманія на развитіе тілесной силы и ловкости, чітмъ на умственное образованіе, которое считалось необходимостью только для духовенства. Мальчики, которые не готовили себя къ этому званію, читали мало, развъ одни рыцарскіе романы, зато въ тълесныхъ упражненіяхъ они далеко превосходили изнъженныхъ дътей нашего времени. Они съ раннихъ лътъ привыкали носить тяжелое вооруженіе, которое однако не стісняло свободы ихъ движеній, потому что они могли въ немъ танцовать, прыгать черезъ глубокіе рвы, вскакивать безъ помощи стремянъ на коня, взлізать безъ лъстницы на гладкія, каменныя стъны и т. д. Такая сила и гибкость членовъ были необходимы для людей, которыхъ главнымъ занятіемъ должна была быть война, и война не такая, какъ въ наше время, когда общее употребленіе огнестр'вльнаго оружія уничтожило почти всякое различіе между кръпкимъ и безсильнымъ. Пушки и ружья конечно употреблялись уже въ концъ XV стольтія, но гораздо менье, чымь теперь, и, по плохому тогдашнему ихъ устройству, они не могли имъть такой важности. Баярду было тринадцать лътъ, когда старый рыцарь дю-Тераль созвалъ сыновей своихъ и спросиль у каждаго изъ нихъ: какой родъ жизни онъ намъренъ для себя избрать? Старшій хотіль остаться въ родовомъ замкі помощникомъ отца въ его хозяйственныхъ заботахъ; два меньшихъ просили, чтобы ихъ учили наукамъ, нужнымъ для достиженія высшихъ духовныхъ должностей; одинъ только Петръ объявилъ желаніе служить Франціи, какъ служили его прапрадъдъ, прадъдъ и дъдъ, всъ убитые въ сраженіяхъ. Отецъ благословиль его выборъ и просилъ близкаго родственника своего, епископа Гренобльскаго, на сестрѣ котораго онъ быль женатъ, помѣстить Петра при особѣ какого-нибудь знатнаго господина, у котораго молодому человѣку можно было бы научиться хорошему обращенію и насмотрѣться на благородные примѣры. Таковъ былъ тогдашній обычай. Вѣрный слуга рыцаря Баярда, который оставилъ намъ прекрасную и простодушную повѣсть о подвигахъ своего господина \*), разсказалъ подробно о его прощаніи съ родителями. Мать молодаго Петра дала ему предъ разлукою небольшой кошелекъ съ деньгами и четыре совѣта: житъ съ твердою вѣрою въ Бога, говорить правду, оказывать уваженіе и вѣжливость къ равнымъ себѣ и быть крѣпкимъ защитникомъ и другомъ бѣдныхъ, вдовъ и сиротъ. Деньги онъ истратилъ скоро, совѣты сберегъ на всю жизнь.

Епископъ Гренобльскій пом'встиль своего племянника пажемъ ко двору герцога Карла Савойскаго, гдф онъ провель несколько месяцевъ. Потомъ, герцогъ собрался посътить молодаго короля Французскаго, Карла VIII, жившаго тогда въ Ліонъ, и взяль съ собою, въ числъ прочихъ служителей, пажа дю-Тераля. Общее вниманіе остановилось на тринадцатильтнемъ мальчикъ, который съ необыкновенною смѣлостію и ловкостію правиль конемъ своимъ и въ то же время быль кротокъ и застънчивъ, какъ дъвушка. Король Французскій выпросиль Баярда у прежняго господина и передаль его для окончательнаго воспитанія другу и родственнику своему, графу Люксембургскому. Черезъ три года Баярдъ былъ уже настоящимъ воиномъ. По примъру большей части тогдашнихъ Французскихъ дворянъ, онъ началъ службу въ конницъ. Пъхота, кромъ главныхъ начальниковъ, состояла изъ людей низшаго класса и Нъмецкихъ или Швейцарскихъ наемниковъ, которые за деньги служили кому угодно, даже противъ соотечественниковъ. Несмотря на мирное время, Баярдъ умълъ заслужить извъстность своими побъдами на турнирахъ, въ которыхъ воинственное дворянство, скучая праздностію, выказывало передъ дамами силу и смълость, часто съ опасностію самой жизни. Товарищи и бъдные любили его за простоту нрава и безграничную щедрость. Съ другомъ и недругомъ дълился онъ послъднимъ добромъ своимъ и не думаль о собственной нуждь. Онь едва выходиль изъ детства, но будущій "рыцарь безъ страха и упрека" уже быль виденъ.

Въ 1494 году Карлъ VIII выступиль съ большимъ войскомъ въ Италію. Это было начало такъ называемыхъ Итальянскихъ войнъ, которыми открывается новая исторія Европы. Съ этого времени до самой смерти, Баярдъ почти не сходилъ съ поприща войны. Походъ Карла былъ сначала очень удаченъ. Онъ прошелъ вдоль всю Италію и безъ труда занялъ королевство Неаполитанское, на которое у него были наслъдственныя права. Французы дивились слабости Итальянцевъ, такъ легко уступавшихъ иноземцамъ самыя дорогія достоянія человъка — независимость и родную землю. Въ простотъ и невъжествъ своемъ, они приписывали эту слабость духа той блестящей

<sup>\*)</sup> Подъ заглавіемъ: Très joyeuse, plaisante et récréative histoire, composée par le loyal serviteur des faicts, gestes, triomphes et prouesses du beau chevalier sans paour et sans reproches, gentil seigneur de Bayard.



образованности, которою д'ытствительно тогдащніе Итальянцы отличались предъ всеми другими народами. Но настоящая образованность не ослабляетъ мужества; напротивь того, она его укрвиляеть и направляеть и цвлямъ разумнымъ и достойнымъ. Есть другая образованность, ложная и вредная, которая нъжить и балуеть умъ, отучая его оть строгихъ, общеполезныхъ помысловъ. Такая образованность, конечно, можетъ развить въ человъкъ прекрасную способность наслаждаться картинами, музыкою, стихами, но наслажденіе будеть безплодно; оно будеть похоже на наслажденіе лакомки. Человъкъ, который, ради картинъ или книгъ, въ состояніи забыть о другихъ людяхъ и не думать объ ихъ участи, не многимъ лучше безнравственнаго ребенка, который всть тайкомъ сладкій кусокъ, когда мать и отецъ его умирають съ голоду. Итальянцы XV въка съ жаромъ изучали великихъ писателей Греческой и Римской древности, но они болье обращали вниманія на изящную форму изучаемыхъ произведеній, чъмъ на ихъ глубокій, нравственный смыслъ. Упиваясь сладкозвучною ръчью, они не думали объ усвоеніи себъ той доблести, той нравственной красоты, того человъческаго достоинства, которыми такъ ярко сіяютъ великіе люди Греческой и Римской исторіи. Зато тв Итальянцы, которые поняли древность съ настоящей стороны, не уступали ни Французамъ, ни другимъ народамъ въ мужествъ военномъ, и далеко превосходили ихъ во всемъ другомъ. Къ несчастію, такихъ было немного.

Главная причина, почему Италія такъ легко поддавалась иноплеменникамъ, заключалась въ ея раздробленіи на множество княжествъ и республикъ, которыя безпрерывно воевали другъ съ другомъ и не могли соединиться въ прочный союзъ, даже при общей всемъ опасности. Впрочемъ, Карлъ VIII не долго удержалъ за собою такъ скоро завоеванное имъ Неаполитанское королевство. Въ то самое время, когда, среди пировъ и рыцарскихъ забавъ, онъ собирался въ новый походъ, котораго пълью были изгнаніе Турокъ изъ Европы и освобожденіе изъ подъ власти Магометанъ гроба Господия, до него дошла въсть, что тотъ самый Лудовикъ Моро, правитель Миланскій, который призваль его себ'в на помощь въ Италію, теперь соединился противъ него съ папою и могущественною Венеціанскою республикою. Такимъ образомъ Французамъ былъ отръзанъ возвратный путь на родину. Карлъ, встревоженный этими извъстіями, отказался на время отъ своихъ прежнихъ намъреній, оставиль значительный отрядъ для защиты Неаполя, а самъ съ прочимъ войскомъ пошелъ къ съверу. На берегахъ ръки Таро, близь Форново, ожидали его соединенные Итальянцы. Смълымъ нападеніемъ Французы смяли многочисленныхъ противниковъ и прочистили себ'в дорогу. Девятнадцатильтній Баярдъ совершиль здісь свой первый, блистательный подвигь. Онъ поднесъ королю отнятое имъ лично непріятельское знамя. Въ жаркой схваткъ подъ нимъ были убиты двъ лошади.

Черезъ три года умеръ Карлъ VIII. Преемникъ его, Лудовикъ XII, прозванный отцемъ народа, предпринялъ новый походъ въ Италію, откуда Французы уже были совершенно вытъснены. Онъ считалъ себя законнымъ наслъдникомъ герцогства Миланскаго. Баярдъ отличился въ самомъ началъ

войны. Преслъдуя разбитый отрядъ Миланскихъ войскъ, онъ ускакаль отъ болъе осторожныхъ товарищей, и одинъ, вмъстъ съ бъглецами, ворвался въ городъ Миланъ. Его, разумвется, немедленно окружили и принудили сдаться. Лудовикъ Моро почтиль его отвагу и возвратиль ему безъ выкупа свободу и оружіе. Но Баярдъ самъ осудилъ свою запальчивость. Ему такъ же незнакомо было тщеславіе, какъ и чувство страха. Впослідствіи, онъ никогда не искалъ ненужныхъ опасностей и пренебрегалъ суетною славою удальства. Французы вскор'в завоевали Миланское герцогство и вторично проникли въ Неаполь, но на этотъ разъ они должны были уступить часть прекрасной добычи Фердинанду католику, королю Испанскому. Согласіе между Фердинандомъ и Лудовикомъ XII было непродолжительно. Въ 1502 году, въ южной Италіи завязалась новая война, въ которой съ объихъ сторонъ стояли самые знаменитые воины того времени. Со стороны Испанцевъ: блестящій поб'єдитель Мавровъ, Гонзальвъ Кордуанскій, заслужившій отъ современниковъ, по преимуществу, имя "великаго полководца"; Донъ Педро Наварра, который началь службу простымъ солдатомъ въ пехоте и сделался графомъ. Для него не было недоступной крыпости. Онъ умыль всюду подвести подкопъ и взрывалъ на воздухъ целыя горы. Педро де-Пацъ, горбатый карликъ съ косыми глазами; когда онъ сидёлъ на конъ, его почти нельзя было видъть, по малому росту, но въ цъломъ міръ едва ли было сердце болъе смълое. Онъ не боялся ни живыхъ враговъ, ни привидъній, въ которыхъ кръпко върили тогдашніе люди. Съ такимъ же безстрашіемъ ходиль онъ въ битву, съ какимъ спускался въ ославленныя суевъріемъ пещеры, гдѣ, по народному повърью, элые духи берегли богатые клады. Со стороны Французовъ были: Добиньи, изъ царственнаго дома Шотландскихъ Стуартовъ; Лапалисъ, на полъ битвы провозглашенный Французскимъ маршаломъ изумленными Испанцами. Король утвердилъ его въ санъ, признанномъ благородными противниками. Монтуазонъ, дряхлый и больной старикъ, который становился бодрымъ юношею, "соколомъ сраженія", при вид'в непріятеля; Имберкуръ, Фонтраль и Баярдъ. Имя молодаго рыцаря уже было славно. Въ частыхъ, почти ежедневныхъ сшибкахъ ему было можно обнаружить великія военныя качества, которыми одарила его природа. Однажды онъ взяль въ плънъ знатнаго Испанца, Алонзо де-Сото-Майоръ. Въ ожиданіи условленнаго выкупа, побъдитель, полагаясь на честное слово плънника. освободилъ его отъ всякаго надзора. Испанцу скоро наскучила праздная жизнь въ плъну; онъ нарушилъ рыцарское объщание и бъжалъ. Побъгъ не удался. Взятый въ другой разъ, Донъ Алонзо быль заключенъ въ башню, откуда его освободили только по уплать имъ тысячи червонцевъ выкупа. Эти деньги Баярдъ немедленно роздалъ подчиненнымъ своимъ. Ему достаточно было одной чести. Но самолюбіе Испанскаго рыцаря было глубоко тронуто: онъ жаловался въ оскорбительныхъ выраженіяхъ на строгость надзора, на неприличное обхождение съ нимъ Баярда. Въ то время подобныя ссоры обыкновенно оканчивались поединкомъ. Другихъ средствъ къ отвращенію обидъ или клеветы не знали. Несмотря на тяжкую бользнь Баярда, поединокъ между нимъ и Донъ Алонзо былъ неизбъженъ. Они бились на

смерть, въ присутствін значительнаго числа свидітелей изъ объихъ армій. Предъ началомъ боя Баярдъ преклонилъ колъна, произнесъ молитву и приложился къ землъ. Сото-Майоръ былъ убить. Впрочемъ, такого рода подвиговъ въ жизни Баярда немного, хотя поединки принадлежали къ числу самыхъ обыкновенныхъ случаевъ. Высокое, всеми признанное безстрашіе соединялось въ немъ съ такою чистою скромностію, такою простотою души и уваженіемъ къ чести другихъ, что онъ не могъ ни наносить, ни получать тъхъ мелкихъ оскорбленій, которыя въ то время неминуемо влекли за собою кровавую расправу. Ему случилось отбить у Испанцевъ 15,000 червонныхъ, сумму огромную, которая превышала все его родовое имъніе и по праву принадлежала ему одному. Несмотря на то, одинъ изъ его товарищей незаконно потребоваль участка въ этой добычь. Баярдъ отказаль наглому требованію и предоставиль дівло на разборь начальниковь. Різшеніе было въ его пользу. Тогда онъ разділиль деньги на дві половины и добровольно отдаль одну опечаленному противнику, другую — солдатамъ. Великодушіе его обогатило многихъ, самъ онъ остался бъденъ до конца

Между тымь, война приняла дурной для Французовь обороть. Они были слишкомъ опрометчивы, а вели дёло съ врагомъ осторожнымъ и осмотрительнымъ. Проигравъ нъсколько сраженій, въ 1504 году, имъ наконецъ пришлось совствить оставить Неаполитанское королевство. Баярду обязана была Французская армія спасеніемъ отъ совершенной погибели, которая ей однажды грозила. Оба непріятельскія войска стояли въ виду одно-другаго, на противоположныхъ берегахъ ръчки Гарильяно. Узкій и плохой мость представлялъ опасную переправу. Въ этой увъренности, Французы безпечно расположились въ лагеръ своемъ и не ждали никакого нападенія. Испанцы замътили ихъ оплошность. Донъ Педро де-Пацъ пошелъ съ довольно сильнымъ отрядомъ внизъ по ръкъ, какъ бы отыскивая броду, и обратилъ на себя все вниманіе французскихъ начальниковъ. Между тъмь, цвъсти человъкъ конницы понеслись къ мосту, оставленному безъ охраны. Одинъ Баярдъ замътиль это движение и бросился имъ на встръчу. Узость моста не позволяла Испанцамъ развернуться: они должны были идти по три въ рядъ. Этимъ воспользовался рыцарь безъ страха и упрека. Онъ сбросиль передовыхъ противниковъ въ ръку и устоялъ противъ остальныхъ, пока къ нему не подоспъла помощь. Суевърные Испанцы были убъждены, что съ ними бился демонъ. Они не върили, чтобы человъкъ могъ выдержать такую неравную борьбу. Наградою за это дело быль данный королемъ Баярду цевизъ: unus vires agminis habet \*).

Праздность Баярда, по выступленіи Французовъ изъ Неаполя, продолжалась недолго. Онъ оказаль Лудовику XII важныя услуги при взятіи Генуи. По заключеніи Камбрейскаго договора, соединившаго противъ одной Венеціи силы Нъмецкаго императора, папы и королей Французскаго и Испанскаго, сверхъ Итальянскихъ князей, давнихъ завистниковъ республики, Ба-

<sup>\*)</sup> У него одного сила цвлаго войска.

ярдъ явился опять на поприщъ своихъ первыхъ подвиговъ. Этотъ разъ Венеція вела войну благородную. Она созвала подъ свои знамена лучшихъ юношей Италіи и указала на святую для нихъ цель войны, на освобожденіе родины отъ иностранцевъ, которые нагло д'влили ее между собою. Но счастіе изм'внило республик'в, дотол'в почти не знавшей неудачъ. 14 мая 1509 года, при Аньяделло, Венеціанская армія была на голову разбита Французами. Цвътъ Итальянскихъ юношей, самые благородные, самые образованные легли въ битвъ. Побъдители должны были признать высокое мужество побъжденныхъ и поняди, что есть образованность, которая не дълаетъ человъка малодушнымъ. Венеціане съ гордостію разсказывали, что убитые ихъ ратники почти все были ранены въ грудь. Это было единственное, но прекрасное утъщение Италіи, навсегда утратившей свою независимость. Баярдъ быль одинъ изъ главныхъ виновниковъ Аньядельской побъды. При осадъ Павіи, онъ заставиль императора Максимиліана сказать, что онъ завидуетъ королю Французскому, у котораго есть такой слуга. Потомъ онъ былъ отправленъ на помощь герцогу Феррарскому противъ папы Юлія II. Баярдъ едва не захватилъ въ плънъ не по сану воинственнаго папу и вслъдъ. за темъ спасъ ему жизнь, которой грозила опасность со стороны изменника. Въ началъ 1512 года, у Французовъ почти не оставалось союзниковъ. Они должны были вести войну съ тъми же государствами, которыя въ Камбре соединились съ ними противъ Венеціи. Тогда начальство надъ войсками Лудовика XII принялъ двадцати-четырехлътній Гастонъ де Фуа, герцогъ Немурскій. Его военное поприще было коротко и славно. Въ нъсколько мъсяцевъ онъ завоевалъ почти всю съверную Италію и грозилъ выгнать Испанцевъ изъ южной. Самый близкій сов'ьтникъ его быль Баярдъ. На кровавомъ приступъ къ Бресчіи, Баярдъ велъ передовой отрядъ и ръшилъ успъхъ предпріятія, но быль тяжело ранень. Его перенесли въ одинъ изъ лучшихъ домовъ завоеваннаго города. Несмотря на свои страданія, добрый рыцарь прежде всего позаботился о томъ, чтобы хозяева его не потерпъли оскорбленій отъ раздраженныхъ побъдителей, грабившихъ Бресчію. По выздоровленіи, онь не хотъль принять никакого выкупа оть богатой хозяйки дома, которая, по тогдашнимъ законамъ войны, была его пленницею. Часть денегъ, ею принесенныхъ, онъ подарилъ ея дочерямъ въ приданое, остальныя вельль раздать въ женскихъ монастыряхъ наиболье пострадавшимъ во время приступа. Онъ прибылъ въ станъ герцога Немурскаго за несколько дней до славной битвы Равенской.

Въ самый праздникъ Свътлаго Воскресенья, день радости и примиренія для христіанъ, сошлись не для мирнаго дъла Испанская и Французская арміи. Многіе, глядя на кровавый цвътъ восходившаго солнца, предсказывали страшную съчу, смерть какого нибудь великаго вождя. Съ ранняго утра Гастонъ быль на конъ и въ полномъ доспъхъ. Съ Баярдомъ и еще нъсколькими спутниками подътхалъ онъ къ небольшому ручью, по ту сторону котораго стоялъ непріятель. Гастону хотълось взглянуть на его положеніе. За ручьемъ было человъкъ двадцать или тридцать Испанцевъ. Они въ свою очередь обозръвали Французскій станъ. Баярдъ обратился къ нимъ

Digitized by Google

съ рыцарскимъ привътомъ и словами: "Вы, государи мои, кажется, гуляете, подобно намъ, въ ожиданіи болье веселой забавы. Запретите пока стрълять съ вашей стороны, я отдаль такое же приказаніе своимъ". Донъ Педро де-Пацъ спросиль объ его имени и, когда узналъ, что съ нимъ говоритъ рыщарь безъ страха и упрека, котораго онъ полагалъ еще въ Бресчіи, то поздравилъ его съ прибытіемъ: "Я радъ васъ видъть, благородный господинъ, хотя присутствіе ваше для насъ не прибыль. Французская армія усилилась двумя тысячами человъкъ въ вашемъ лицъ. Дай Богъ, чтобы между нашими государями когда-нибудь состоялся прочный миръ и чтобы намъ. наконецъ, можно было сойтись не для битвы, а для дружеской бесъды". Потомъ Донъ Педро спросилъ: "Кто этотъ статный молодой господинъ, которому всѣ вы оказываете такое почтеніе?"

Баярдъ отвъчалъ: "Это герцогъ Немурскій, брать вашей королевы". Тогда Испанцы сошли съ коней и, преклонивъ колъни, привътствовали l'астона: "Мы преданные вамъ слуги, герцогъ, во всемъ, что не противоръчить върности, объщанной нами королю Фердинанду". Гастовъ поблагодарилъ ихъ, и они разъбхались. Немного спустя началось дело. Соединенное войско Фердинанда и папы стояло за глубокими рвами. Доступъ къ нему быль трудень, почти невозможень. Но когда Французскія пушки открыли огонь, Испанская конница не выдержала. Она перескочила черезъ рвы и понеслась въ чистое поле на встръчу Гастону, Баярду и Лапалису. которые того только и ждали. Они опрокинули запальчивыхъ враговъ и погнали ихъ передъ собою. Потомъ Французская пъхота овладъла окопами. Сраженіе было проиграно Испанцами. Главные начальники ихъ армін были убиты или ранены. Въ числъ плънныхъ были Донъ Педро Наварра и молодой маркизъ Пескара, впоследствіи одинь изъ великихъ генераловъ Карла V. Военное поприще его только начиналось. На щить его было написано: "съ нимъ или на немъ". Но онъ забылъ гордый девизъ и отдалъ побъдителю щить и мечь. Двъ тысячи человъкъ Испанской пъхоты сохранили строй въ общемъ безпорядкъ. Тихо и гордо отступали они къ Равениъ. Гастонъ отръзалъ имъ дорогу къ городу. Но въ упоеніи выигранной имъ побъды, онъ не замътилъ, что при немъ было не болъе тридцати всадниковъ. Бой билъ непродолжителенъ. Четырнадцать ранъ получилъ Гастонъ и палъ мертвый. Жаль было не его, а Французской арміи, потерявшей такого начальника. Его смерть была прекрасна. Ей можно завидовать, но не жалъть объ ней. Онъ умеръ молодъ, въ торжественную минуту жизни, исполненный гордой радости и высокихъ надеждъ. Совершились ли бы его надежды, кто знаетъ? Онъ унесъ ихъ съ собою.

Онъ унесъ съ собою и счастіе Франціи. Равенская побъда не привела тѣхъ послъдствій, которыхъ отъ нея можно было ожидать. Враги Лудовика XII удвоили усилія: его армія должна была снова оставить Италію. При отступленіи, Баярдъ, по обыкновенію своему, занялъ самое опасное мъсто: онъ велъ задній отрядъ и отбиваль напиравшаго непріятеля. Больной, тяжело раненый, онъ прибылъ въ Гренобль. Жизнь его, повидимому, угасала. Народъ съ горячимъ участіемъ толпился около дома, гдъ онъ лежалъ. Въ

церквахъ молились о его выздоровленіи. Баярдъ жалѣлъ объ одномъ: о томъ, что Богъ не далъ ему умереть смертью воина, вмѣстѣ съ Гастономъ, въ битвѣ Равенской. Но ему не суждено было умереть такъ рано. Передъ нимъ было еще нѣсколько годовъ славной и благородной жизни.

Вскоръ по выздоровленіи, Баярдъ отправился въ Испанію, гдъ шла война за Наварру, которою незаконно овладълъ Фердинандъ Католикъ. Оттуда его призваль Лудовикъ XII для защиты границъ собственнаго государства. Императоръ Нъмецкій Максимиліанъ и Генрихъ VII, король Англійскій, соединились въ Французской провинціи Пикардіи и обложили городъ Теруанъ. Надобно было подать помощь осажденнымъ. Но Французская конница, объятая страннымъ страхомъ, ускакала съ поля, не дожидаясь нападенія. Впослъдствіи это дъло было названо битвою шпоръ (la bataille des éperons). Баярдъ, Лапалисъ и еще немногіе остались назади, не ръщаясь бъжать. Лапалису удалось потомъ отбиться; Баярдъ, со всёхъ сторонъ окруженный, бросился на непріятельскаго офицера, который вовсе не ждалъ нападенія со стороны разсъянныхъ Французовъ, приставилъ ему мечъ къ горлу и принудилъ сдаться. Тогда Баярдъ отдаль ему въ свою очередь мечъ и сказаль: "Вы мой плънникъ, а я вашъ. Ведите меня къ императору". Максимиліанъ и Генрихъ приняли его съ высокимъ уваженіемъ и рѣшили, что онъ не обязанъ платить выкупа, потому что былъ взять не какъ другіе. Англійскій король предложилъ ему вступить къ нему въ службу, на самыхъ блестящихъ условіяхъ. Баярдъ отвізчаль, что у него одинь Богь на небі и одно отечество на землъ и что онъ не можетъ измънить ни тому, ни другому. Подобный отвъть даль онъ еще прежде папъ Юлію ІІ. Предложенія Генриха и папы были основаны на неблагодарности Французскаго правительства, которое, пользуясь службою благороднаго рыцаря, не умъло цънить его по достоинству и не хотъло его поставить на приличное ему мъсто. Изъ всъхъ Французскихъ генераловъ того времени, онъ былъ самый знаменитый; несмотря на то, до самой смерти своей, онъ долженъ былъ повиноваться начальникамъ, которые были моложе его и лътами и службою. Но Баярду не нужно было никакихъ наградъ. Онъ никому не завидовалъ, никогда не искалъ повышенія. Въ высокой скромности и чистотъ сердца, онъ быль доволенъ сознаніемъ совершеннаго долга и отвращеніемъ опасностей, которыя грозили его родинъ. Другихъ цълей жизни у него не было.

Лудовикъ XII умеръ. Его мѣсто заступилъ Францискъ I. Новый король былъ молодъ, смѣлъ, исполненъ жаркой любви къ славѣ. Тотчасъ по вступленіи на престолъ, онъ задумалъ о завоеваніи отнятаго у его предшественника Миланскаго герцогства. Баярдъ былъ назначенъ королевскимъ намѣстникомъ въ родную провинцію Дофине и получилъ приказаніе наблюдать за Швейцарцами и панскими войсками, которыя сторожили проходы въ Италію. Онъ началъ военныя дѣйствія взятіемъ въ плѣнъ папскаго генерала, Проспера Колонны, и значительнаго отряда конницы. Первая удача имѣла большое вліяніе на остальной ходъ предпріятія. Недалеко отъ Миланскихъ воротъ, у Мариньяно, Швейцарцы остановили Французскую армію. Это случилось 13 сентября 1515 года. Швейцарская пѣхота слыла неодолимою.

Въ то время ей не было равной, за исключеніемъ развъ Турецкихъ янычаровъ, на другомъ концъ Европы пользовавшихся такою же славою. Густыми рядами, уставивъ впередъ длинныя копья, ходили Швейцарцы въ битву и ломили все, что попадалось имъ на встръчу. Никакая конница не могла удержать ихъ. Частыя побъды убъдили ихъ въ собственной непобъдимости и исполнили презрънія къ другимъ. Французскихъ латниковъ они называли вооруженными зайцами. Два дня бились они при Мариньяно; нъсколько разъ они были близки къ побъдъ, наконецъ, сдълавъ послъднее отчаянное усиліе, потерявъ двъ трети своихъ убитыми и ранеными, они отступили. Подобной съчи не могли запомнить самые старые воины. Бъщеная лошадь унесла Баярда въ средину непріятелей, смерть его казалась неизбъжною, но онъ не потерялъ присутствія духа, свалился въ глубокій ровь и коскакъ пробрался къ своимъ. Послъ побъды, король Францискъ просилъ Баярда возвести его въ достоинство рыцаря. Рыцарю безъ страха и упрека принадлежала по праву такая честь.

Вскор'в потомъ у Франциска явился соперникъ, столько же молодой, столь же честолюбивый, и болъе могущественный. То былъ Карлъ, король Испанскій, по смерти Максимиліана избранный императоръ Нъмецкій. Прочный миръ между ними былъ невозможенъ. Въ 1521 году императорскія войска вошли во Францію, заняли часть Шампаніи и подступили къ Мезьеру. Взятіе этого города открыло бы имъ путь во внутренность королевства. Испуганные придворные совътовали Франциску сжечь скоръе Мезьеръ, чтобы онъ не достался непріятелю, отдать на разореніе Шампанію и собрать всъ силы государства около Парижа. Баярдъ возсталъ противъ малодушныхъ и безчеловъчныхъ миъній. "Мезьеръ плохая крыпость, сказаль онъ, но храбрые люди стоють крыпкихь стынь". Онь вызвался защищать городь. Дъло было трудное; онъ доказалъ, что оно не превышало его силъ. Нъсколько недъль простояли Карловы генералы передъ городомъ почти безъ укръпленій, который они надъялись взять безъ сопротивленія; наконецъ имъ должно было снять осаду и удалиться въ Германію. За эту великую услугу Францискъ наградиль Баярда орденомъ св. Михаила; народъ считалъ его спасителемъ Франціи. Баярдъ не долго пробыль при дворѣ, гдѣ его осыпали почестями. Его призывали опасности новаго рода. Въ провинціи Дофине открылась моровая язва. Онъ поспъшиль туда, успокоиль народъ и дъятельными мърами умъль остановить распространение страшной болъзни. Потомъ онъ усмирилъ Генуэзцевъ, которые снова отложились отъ Франціи, и взялъ городъ Лоди. Начальникомъ Французской арміи быль тогда адмиралъ Бонниве, любимецъ короля, человъкъ лично храбрый, но самонадъянный и неопытный въ военномъ дълъ. Несмотря на возраженія Баярда, онъ заставилъ его занять въ деревнъ Ребекъ, близь Милана, невыгодное положение, которое предавало его въ руки врагамъ. Испанцы воспользовались ошибкою и дъйствительно окружили Ребекъ. Съ страшными усиліями удалось Баярду пробиться назадъ къ арміи, но онъ былъ глубоко опечаленъ потерями, которыя отрядъ его понесъ въ неравной борьбъ. Онъ былъ щедръ только на свою кровь; кровь и жизнь другихъ онъ берегъ свято. Легкомысліе Бонниве

казалось ему преступнымъ, и онъ не скрыль своего мнънія. Поправить испорченное дело было невозможно: Французы отошли оть Милана, теснимые Испанцами, которые надъялись на совершенную побъду. Раненый Бонниве понялъ, что одинъ Баярдъ въ состояніи принять начальство надъ армією и спасти ее. Онъ обратился къ нему. "Теперь поздно, отвъчалъ Баярдъ, я могу вамъ объщать одно: пока я живъ, мы не сдадимся". Въ виду многочисленнаго непріятеля надобно было переправиться черезъ ръчку Сезію, между Романьяно и Гатинарою. 30 апръля 1524 года, въ десять часовъ утра, Баярдъ быль раненъ на вылеть каменною пулею, которая перебила ему спинную кость. Онъ дважды призваль имя Божіе и тихо свалился съ лошади. Его положили подъ дерево, лицемъ къ приближавшимся Испанцамъ. "Я всегда смотрълъ имъ въ лице", сказаль онъ, "умирая, не хочу обратиться спиною". Потомъ, онъ отдаль нёсколько приказаній на счеть поспъшнаго отступленія, исповъдаль гръхи свои одному изъ бывшихъ при немъ служителей и приложиль къ губамъ крестъ, бывшій на рукояткъ его меча. Въ такомъ положени нашли его непріятели. Они обступили его съ знаками глубокаго участія. Помочь ему было невозможно: онъ отходиль отъ жизни. Пе одни Французы скорбъли о великой утратъ. Адріанъ де Круа, Испанскій генераль, следующими словами уведомиль императора Карла о кончинс рыцаря безь страха и упрека: "Государь, хотя Баярдъ служилъ врагу вашему, смерть его достойна сожальнія. Онъ быль благородный рыцарь, и всъ любили его. Едва ли кто могъ поравняться съ нимъ чистотою жизни, а кончина его была такъ хороща, что я никогда не слыхалъ о подобной". Слъдствія его смерти не замедлили обнаружиться. Менфе чфмъ черезъ годъ, Французская армія была совершенно разбита и разсізяна при Павіи. Король Францискъ былъ взятъ въ плънъ. Тогда оцънилъ онъ Баярда. "О, рыцарь Баярдъ! рыцарь Баярдъ! воскликнуль онъ въ горъ своемъ: еслибы ты быль живъ, я бы не былъ въ плъну".

Баярду было сорокъ восемь льтъ, когда онъ былъ убитъ. По словамъ современниковъ, онъ быль высокъ ростомъ и худъ. У него были черные глаза, темные волосы и орлиный носъ. Лице было блёдное, съ выраженіемъ безконечной доброты. Съ перваго взгляда, его никакъ нельзя было принять за стараго воина, привыкшаго къ битвамъ и кровопролитію. Онъ болъе походилъ на человъка, посвятившаго себя молитвъ и мирному служенію больнымъ и скорбнымъ братьямъ. Здоровье у него было не кръпкое. Кромъ ранъ, онь страдаль семь леть сряду лихорадкою; но болезни не мешали ему служить Франціи и дълать свое дъло. Онъ побъждаль ихъ силою души. Онъ отличался высокимъ благочестіемъ, хотя не любилъ молиться въ присутствіи свидътелей; служители его разсказывали, что онъ вставалъ по ночамъ, когда думалъ, что другіе уже спятъ, и тогда совершаль долгую и горячую молитву. Милосердіе его къ бъднымъ не имьло предъловъ. Il estoit grant aumosnier et faisait ses aulmosnes secrétement, говорить его простодушный біографъ. Когда нужно было подать помощь, онъ не отличаль враговъ отъ своихъ. Болъе ста бъдныхъ дъвицъ надълилъ онъ приданымъ во Франціи и завоеванных в ею краяхъ. Зато онъ умеръ бъденъ, при огромныхъ средствахъ къ обогащению себя. Среди ужасовъ войны, продолжительной и свиръпой, онъ сохранилъ всю свѣжесть юношескаго сердца и до конца не могъ равнодушно смотрѣть на пожары и грабежи, которыми сопровождались движенія воевавшихъ армій. Чуждый тщеславія, онъ бережно хранилъ честь свою, потому что понималъ ее не такъ, какъ понимала ее большая часть его современниковъ и какъ понимаютъ много людей настоящаго времени. Его чувство чести было основано на глубокомъ уваженіи къ личности человѣческой. Всякую обиду, неправо нанесенную человѣку, онъ считалъ грѣхомъ и преступленіемъ, и потому равно отвращалъ ее отъ себя и отъ другихъ. Однимъ словомъ, онъ законно носить названіе рыцаря безъ страха и упрека, и le loyal serviteur не напрасно сказалъ объ немъ: "ne s'est trouvé, en cronicque ou hystoire, prince, gentil-homme, ne autre condition qu'il ait esté, qui plus furieusement entre les crucls, plus doulcement entre les humbles, ne plus humainement entre les petis ait vescu que le bau chevalier dont la présente hystoire est commencée".

#### ПЕТРЪ РАМУСЪ \*).

У науки есть также свои герои мученики. Къ числу такихъ принадлежитъ Петръ Рамусъ (Pierre la Ramée), одинъ изъ самыхъ замъчательныхъ людей XVI въка, столь богатаго великими личностями. Онъ родился въ Пикардін, отъ очень бъдныхъ родителей, около 1515 года. Влекомый раннею страстію къ знанію, онъ, подобно нашему Ломоносову, бѣжаль изъ отцовскаго дома-въ Парижъ, гдъ надъялся найдти средства къ ученю. Но въ Парижъ его встрътила нищета. Два раза возвращался онъ домой, но не терялъ смълости, и третья попытка была удачнъе. Его приняли слугою въ Наварскій коллегіумъ: днемъ онъ исправляль обязанности своего званія, ночью учился. Съ равнымъ жаромъ занимался онъ философіею, филологіею и математикою. Тогдашнее состояніе науки, скованной схоластическими опредъленіями, не могло удовлетворить требованій его яснаго и оть природы полемическаго ума. При полученіи степени магистра онъ уже обратилъ на себя вниманіе смілымъ тезисомъ: все ученіе Аристотеля ложно. Его лекціи были въ томъ же духъ. Въ 1543 году онъ издалъ двъ книги, опредълившія на всю жизнь его отношенія къ современнымъ ему ученымъ: Institutiones dialecticae и Aristotelicae animadversiones. Въ первой онъ изложиль

<sup>\*)</sup> Эта и двъ слъдующія статьи напечатаны въ "Живописной Энциклопедів" 1847 г., т. І, стр. 57—60, 278—281, 177—180. Къ статьямъ приложены три рисунка: 1) Смерть Петра Рамуса, 2) Инквизиціонная пытка, 3) Собраніе Квакеровъ въ XVIII стольтіп.

собственную систему логики, во второй подвергъ строгому и отчасти несправедливому разбору ученіе Аристотеля. Но цёль Рамуса была благородна: онъ боролся не столько съ греческимъ философомъ, сколько съ его толкователями, которыхъ формализмъ былъ ему ненавистенъ. Онъ требовалъ отъ науки простоты, положительности и прямого вліянія на жизнь. Всѣмъ этимъ требованіямъ противорѣчила схоластика.

Враги Рамуса употребили противъ него средство, которое обыкновенно употребляютъ защитники старыхъ, отжившихъ ученій. Они обвинили его передъ правительствомъ въ оскорбленіи религіи и нравственности. Не надъясь на содъйствіе парламента, они обратились прямо къ королю Франциску I. Король поручиль решеніе дела коммиссіи, составленной изъ пяти извъстныхъ ученыхъ. Противники Рамуса находились въ большинствъ и одержали верхъ. У него было отнято право преподаванія; на книги его наложено запрещеніе. Этотъ приговоръ былъ изданъ на латинскомъ и французскомъ языкахъ, обнародованъ на улицахъ Парижскихъ и разосланъ въ главные города Европы. Но месть побъдителей не ограничилась этимъ: имя Рамуса стало ругательнымъ словомъ; въ драматическихъ пьесахъ, нарочно съ такою цълью написанныхъ, явилось его опозоренное и осмъянное лице. Рамусъ не поникъ главою предъ бурею. Черезъ нъсколько лътъ ему было разрѣшено преподаваніе философіи, а въ 1551 году онъ былъ утвержденъ профессоромъ философіи и краснорічія. Тогда наступило для него время богатой и страстной дъятельности. Почти во всъхъ отрасляхъ знанія явился онъ преобразователемъ. Въ наукъ и въ способахъ ея изученія указываль онъ новые пути, составилъ планъ полнаго физико-математическаго курса, издалъ грамматики языковъ французскаго, латинскаго, греческаго и еврейскаго; съ защитниками старыхъ методъ и системъ онъ продолжалъ неутомимую полемику. Средневъковыя формы Парижскаго университета требовали обновленія въ дух'в времени. Назначенный членомъ коммиссіи для преобразованія учебныхъ заведеній, Рамусъ представилъ Карлу IX митьніе, отличающееся върнымъ и практическимъ взглядомъ на предметъ. Между прочимъ, онъ доказывалъ необходимость безвозмезднаго преподаванія для устраненія опаснаго университету совмъстничества школь духовенства. Мибніе Рамуса не было принято, но предвидінія его оправдались событіями последнихъ годовъ во Франціи. Безспорно, въ Европ'в не было тогда профессора равнаго ему по вліянію на слушателей. Съ многостороннею ученостію и смітлостію мыслей онъ соединяль блестящее краснорівчіс. Въ уровень съ дарованіями стоялъ его характеръ, неукоризненный даже для враговъ. Рамусъ былъ человъкъ самой строгой и высокой нравственности. Значительную часть скромныхъ доходовъ своихъ онъ употреблялъ на вспоможеніе бъднымъ юношамъ, приходившимъ учиться въ Парижъ; сверхъ того, онъ успъль составить капиталъ, на который завъщалъ основать новую каоедру математических в наукъ. Поставленный судьбою среди суровыхъ, озлобленныхъ кровавыми смутами покольній, онъ заимствоваль отъ нихъ только презръне къ смерти и отчасти преобладавшее въ немъ полемическое направленіе.

Понятно, что при такомъ настроеніи духа Петръ Рамусъ не могъ остаться равнодушнымъ къ политическимъ и религіознымъ вопросамъ, которые колебали европейскія общества въ XVI въкъ. Онъ былъ усердный протестантъ и не скрываль своихъ върованій въ католическомъ Парижъ. Несмотря на сильное покровительство кардинала Карла Лотарингскаго и другихъ знатныхъ лицъ, онъ не разъ былъ принужденъ искать убъжища въ станъ своихъ единовърцевъ, во время междоусобныхъ войнъ. Въ 1568 году онъ посътиль Германію, гдѣ у него было столько же почитателей, сколько врагавъ, т. е. защитниковъ Аристотеля и схоластики. Появленіе Рамуса придало новую живость спору. Въ Гейдельбергъ онъ подвергся публичнымъ оскорбленіямъ, но не смутился и изложилъ съ канедры основы своихъ ученій. Болоньскій и Краковскій университеты предлагали ему каседру философіи. Рамусъ отказался и просилъ мъста профессора въ Женевъ, въ средоточіи кальвинизма. Желаніе его не сбылось. Өедоръ Беза, преемникъ Кальвинова вліянія въ Женевъ, быль самъ поклонникъ Стагирита. Вообще Рамусъ, несмотря на свое глубокое благочестіе, не быль любимь начальниками реформатской церкви. Его нововведенія въ области науки и мышленія внушали имъ недовъріе, отчасти оправданное его дъйствіями на Нимскомъ Соборъ, гдъ онъ предложилъ ограничить власть консисторій и подчинить ее воль общинъ. Между тъмъ наступилъ роковой для французскихъ протестантовъ 1572 годъ.

Мы не будемъ повторять слишкомъ извъстныхъ подробностей о Вареоломеевской ночи. Гораздо любопытнъе извлеченныя изъ недавно-изданныхъ
источниковъ и новыхъ изслъдованій свъдънія о причинахъ страшнаго событія. Никогда, можетъ быть, не было въ ходу такъ много историческихъ
софизмовъ и парадоксовъ, какъ въ наше время. Нашлись ученые, которые.
не раздъляя страстей 16 въка, не устыдились однако оправдывать Вареоломеевскую ночь такъ-называемою государственною необходимостью. Примъръ былъ поданъ давно Гавріиломъ Ноде, не говоря о современныхъ Варооломеевской ночи апологетахъ. Эти кровавыя теоріи развиты теперь Капфигомъ и другими писателями того же мнѣнія. Убійство протестантовъ является у нихъ дъломъ народа, справедливо раздраженнаго оскорбленіемъ
его върованій и посягательствомъ на его политическія права со стороны
гугенотской аристократіи. Руководимыя чувствомъ самоохраненія, массы
дъйствовали самостоятельно, независимо отъ всякой посторонней воли или
заранъе обдуманнаго политическаго плана. Справедливо ли это?

Мысль о совершенномъ истребленіи французскихъ протестантовъ родилась задолго до Вареоломеевской ночи. Партія Гизовъ питала такое намъреніе въ эпоху своего владычества при Францискъ II. Смерть короля остановила исполненіе, котораго трудности были очевидны. Но въ самый день Пасхи 1561 года, 6 апръля, герцогъ Гизъ, коннетабль Монморанси и маршалъ Сентъ-Андре заключили между собою союзъ, скръпленный актомъ, котораго подлинникъ хранится въ Парижской Королевской Библіотекъ. Цъль союза высказана ясно и смъло: умерщвленіе всъхъ Французовъ, принадлежащихъ или даже принадлежавшихъ къ сектъ Кальвина, безъ разбора пола и возраста. Екатерина Медичи, знавшая о планъ тріумвировъ, испугалась

его последствій, понимая всю опасность, которая грозила королевской власти, если бы во главъ упоенной кровью и фанатизмомъ черни стали Гизы. Благодаря ея проискамъ и усиліямъ партіи умівренныхъ, тройственный союзъ не достигъ своихъ цълей. Во время знаменитыхъ совъщаній въ Байониъ (1565) герцогъ Альба, представитель Филиппа II, къ которому безпрестанно обращались начальники католической партіи во Франціи, доказывалъ Екатеринъ необходимость принять самыя ръшительныя мъры противъ гугенотовъ. Его мижніе поддерживали бывшіе туть же герцоги Гизъ, Монпансье, маршалъ Монлюкъ, Бурдильонъ и другіе. Очевидно, что мысль, лежавшая въ основании тройственнаго союза, не была оставлена. Но читатели могутъ въ то же время усмотреть, что эта мысль принадлежала не народу и не изъ него вышла. Въ 1572 году, начальники гугенотовъ собрались, какъ извъстно, въ Парижъ для празднованія свадьбы Генриха Наварскаго съ Маргаритою Валуа. Бракъ этотъ долженъ былъ скрепить миръ между враждебными сторонами. Король Карлъ IX, молодой человъкъ раздражительнаго характера, благородный по природъ, но испорченный воспитаніемъ, искренно желалъ мира. По окончаніи междоусобій, онъ замышляль начать войну противъ Испаніи. Адмираль Колиньи сталь его ближайшимъ другомъ и совътникомъ. Королева-мать боялась его вліянія такъ же, какъ боялась Гизовъ. Она посившила принять свои меры и остановила сына на новомъ пути, по которому онъ пошелъ, успъвъ передать ему свои опасенія. Ея планъ былъ достоинъ учителя ея, Макіавеля, котораго книга о Государѣ замѣняла ей молитвенникъ, по словамъ современника. Зная о намѣреніи Гизовъ убить адмирала, она надъялась, что раздраженные гугеноты нападутъ на виновниковъ, и что въ этомъ безпорядкъ не трудно будетъ сбыть съ рукъ самихъ Гизовъ. Сь этой цълью, въроятно, быль призвань въ Парижъ полкъ королевскихъ стрълковъ, на который правительство могло положиться. Предпріятіе не удалось, потому что Мореверъ ранилъ, а не убилъ Колиньи. Но люди близкіе ко двору догадывались, что протестантамъ угрожаетъ опасность, хотя не знали откуда и какая. Епископъ Валенсскій Монлюкъ, отправляясь посломъ въ Польшу, звалъ съ собою Рамуса и совътовалъ другимъ гугенотамъ быть осторожными. Въ самый день свадьбы, т. е. 18 августа, Карлъ IX отправилъ гонца къ Ліонскому губернатору. Въ письмъ своемъ, изданномъ г. Пари, король предписываетъ губернатору не пропускать никого черезъ Ліонъ безъ особеннаго приказанія, до истеченіи шести дней "оть сего числа". Черезъ шесть дней ровно наступила Варооломеевская ночь. 20 августа, глава (prevôt) Парижскаго купечества получиль изъ королевскаго казначейства 2100 ливровъ на покупку лошадей и оружія, для собственной защиты и употребленія противь враговь Божішхь и королевскихь. Екатерина говорила впослъдствіи, что у нея на совъсти только щесть человъкъ изъ убитыхъ въ роковую ночь. Этимъ словамъ можно повърить. Ей нужна была смерть вождей: объ остальныхъ она не заботилась; они погибли жертвами личныхъ ненавистей и искусственно раздраженной черни. Король колебался до конца. Въ последнемъ решительномъ совещании, кроме особъ королевской фамиліи, участвовали только четыре совітника: изъ нихъ одинъ

быль Французь, три остальные Итальянцы. Они принесли изъ родины своей, развитыя ея трагическою судьбою, политическія теоріи, такъ смѣло и жестоко высказанныя Макіавелемъ, и опыты, завѣщанные князьями, каковы были Борджіи, послѣдніе Висконти, Сфорцы и т. д. Карлъ не съумѣлъ отразить страшныхъ доводовъ, приведенныхъ этими людьми, и, почти безумный, далъ свое согласіе. Колоколъ церкви св. Германа долженъ былъ возвѣстить начало убійствъ. Но еще прежде, среди глубокой тишины, раздался гдѣ-то пистолетный выстрѣлъ. Этотъ слабый, едва слышный звукъ поразилъ ужасомъ не только короля, но и мать его. Они тотчасъ отправили приказаніе остановиться. Но посланный ихъ возвратился съ отвѣтомъ: поздно! Колоколъ св. Германа упредилъ его.

Въ числъ погибшихъ былъ Петръ Рамусъ. Воинъ науки, онъ умеръ не за религіозныя свои върованія, а за ученыя убъжденія. Къ нему привелъ убійць его товарищъ, профессоръ Шарпантье, горячій защитникъ Аристотеля. Побъжденный словомъ, онъ прибъгнулъ къ кинжалу и кончилъ споръ.

Число жертвъ Варооломеевской ночи различно показывается. Католики уменьшають его, протестанты увеличивають. Считать ихъ было некому и некогда. Сена и Лоара унесли много труповъ въ море. Но не числомъ погибшихъ опредъляется значеніе дъла, положившаго темную печать на цълый отдель жизни и на самый характерь французскаго народа. Говорять, что народный организмъ подвергается бользнямъ, требующимъ иногда стращныхъ, кровавыхъ лъкарствъ. Есть школа, которая возвела это мивніе въ историческую аксіому. Основываясь на опытахъ исторіи, мы думаемъ иначе. Такія ліжарства, какъ Варооломеевская ночь, нагоняя одинъ недугъ, зараждаютъ нъсколько другихъ, болъе опасныхъ. Они вызываютъ вопросъ: заслуживаетъ ли спасенія организмъ, нуждающійся въ такихъ средствахъ для дальнъйшаго существованія? І'осударство теряетъ свой нравственный характеръ, употребляя подобныя средства, и позорить самую цъль, къ достижению которой сгремится. Въ 1572 году французское правительство показало народу примъръ самоуправства и убило надолго въ немъ чувство права. Политическое преступление 24 августа оправдало множество частныхъ, потому что частная нравственность всегда въ зависимости отъ общественной.

## HCHAHCKAS NHKBUSHILIS.

Исторія испанской инквизиціи можетъ служить доказательствомъ того страшнаго вліянія, какое дурныя государственныя учрежденія им'єють на судьбу и характеръ цількъ народовъ. Печальная исторія Испаніи со времени Филиппа II, упадокъ матеріальныхъ и духовныхъ силъ, постепенное огруб'єніе и порча народа, отъ природы благороднаго и даровитаго, были слідствіемъ инквизиціоннаго суда, основаннаго Фердинандомъ и Изабеллою.

Мысль объ учрежденій духовныхъ судовъ для преследованія и конечнаго истребленія ересей была не новая. Она возникла во время альбигойскихъ войнъ въ южной Франціи и была приведена въ исполненіе извъстною буллою 1233 г., папы Григорія ІХ. Новые суды, изъятые изъ-подъ надзора мъстныхъ епископовъ и непосредственно подчиненные папъ, были ввърены монахамъ доминиканскаго ордена и получили страшную власть располагать имуществомъ, свободою и жизнію несчастныхъ, которыхъ мити основывались не на католическомъ догматъ. Учрежденіе, вызванное требованіями эпохи, раздираемой религіозными противорфијями, перещло изъ южной Францін въ другія земли Западной Европы, но встрітило вездів недовітріе и ненависть, положившія границы его д'ятельности. Причину этого явленія надобно искать не въ религіозной терпимости, которая принадлежить къ самымъ благороднымъ плодамъ образованности, и следовательно не могла быть свойствомъ средневъковыхъ обществъ, а въ оскорблявшихъ всякое чувство права формахъ, которыя исключительно употреблялись такъ называемыми "священными судами" (sanctum officium). Поощреніе тайныхъ доносовъ, частая утайка именъ пристрастныхъ свидътелей, пытки во всъхъ видахъ, лишали подсудимаго и средствъ и надежды оправданія. Кръпкіе духомъ узники, у которыхъ пытка не могла вынудить признанія въ небывалой винъ, подвергались искушеніямъ другаго рода. Выписываемъ характеристическое мъсто изъ "Руководства инквизиторамъ", составленнаго Николаемъ Эммерихомъ, въ XIV столътіи, въ Арагонін. "Инквизитору надобно стараться свести узвика съ однимъ изъ участниковъ въ его преступленіи или съ прежнимъ еретикомъ, давшимъ достаточныя свидътельства своего раскаянія. Последній должень сказать, что онь исповедуеть прежнюю ересь свою и отрекся отъ нея только наружно, для того чтобы обмануть судей и избъжать паказанія. Вкравшись такимъ образомъ въ довѣріе подсудимаго, новый другъ долженъ посѣтить его въ одинъ изъ слѣдующихъ дней, въ послѣобѣденное время, и остаться на ночь въ темницѣ, подъ предлогомъ, что домой идти уже поздно. Тогда разсказомъ о собственной жизни можно побудить узника къ такой же откровенности. Между тѣмъ тайные свидѣтели и надежный чиновникъ должны стоять у дверей и подслушивать, чтобы потомъ донести о томъ, что происходило". Можно составить себѣ понятіе о дѣятельности суда, который прибѣгалъ къ подобнымъ средствамъ.

Въ эпоху соединенія Кастиліи и Арагоніи подъ правленіемъ Фердинанда и Изабеллы, монархическая власть, одолъвшая въ остальной Европъ непокорные ей элементы феодализма и городовыхъ общинъ, еще была далека отъ такой цъли въ государствахъ Пиренейскаго полуострова. Ей надобно было бороться съ сильнымъ и богатымъ дворянствомъ, котораго отдъльные члены имъли право войны съ королемъ; съ городами, которыхъ муниципальныя льготы ставили на ряду самостоятельныхъ республикъ; съ духовенствомъ, болъе зависъвщимъ оть папы, чъмъ отъ свътской власти, и съ рыцарскими орденами, которые сами по себъ составляли государства. Каждое изь этихъ сословій было ограждено противъ возможныхъ посягательствъ на его независимость безчисленными привилегіями. Но Фердинандъ и его супруга умъли воспользоваться распрями враждебныхъ одно другому сословій. Они стали во главъ городоваго ополченія (германдады) противъ дворянства и во главъ возстановленной ими, съ цълью болье политическою, чъмъ религіозною, инквизиціи противъ всёхъ стёснительныхъ для ихъ власти привилегій, преданій и лицъ.

Внъшній поводъ къ учрежденію новой инквизиціи подали испанскіе Евреи. Ихъ число, богатство, образованность сделали ихъ съ давнихъ поръ предметомъ зависти и ненависти для духовенства и простаго народа. Вслъдствіе преслъдованій и насилія, противъ нихъ употребленнаго, многія еврейскія семейства приняли христіанство. Но обращеніе, вынужденное силою, было у многихъ наружнымъ. Они хранили скрытую привязанность къ въръ отцовъ своихъ и втайнъ совершали ея обряды. Впрочемъ, короли Арагонскіе и Кастильскіе обыкновенно покровительствовали Евреямъ и новообращеннымъ христіанамъ, которые нерѣдко достигали важныхъ государственныхъ должностей. При Фердинандъ и Изабеллъ отношеніе измънилось, отчасти виною самихъ Евреевъ. Будучи образованнъе другихъ классовъ испанскаго народонаселенія, они первые зам'тили опасность, грозившую со стороны монархической власти дворянству, съ которымъ были тесно связаны, какъ управители и арендаторы его имъній, и старались обратить вниманіе аристократіи на мітры правительства. Въ 1478 году напа Сиксть IV, по настоятельному требованію Фердинанда, разрышиль учрежденіе инквизиціи въ королевствахъ Кастильскомъ и Арагонскомъ, для истребленія еврейской ереси. Впрочемъ, переписка продолжалась еще два года до совершеннаго открытія суда. Папа долго не одобряль міры, которой послідствія могли быть полезны свътской власти, но явно ограничивали его собственное вліяніе на духовенство.

17 сентября 1480 года, посл'єдовало наконецъ назначеніе двухъ монаховъ доминиканскаго ордена инквизиторами. Вместе съ ними получили право засъдать въ судъ два другія лица духовнаго званія, изъ которыхъ одному поручена была должность казначея. Судьи эти получили приказаніе отправиться въ Севилью и начать свои дъйствія безъ отлагательства. 2 Генваря 1481 года, они издали нъсколько предписаній мъстнымъ властямъ и отдъльнымъ лицамъ, въ которыхъ доносъ вменялся въ обязанность и молчание о знакомомъ еретикъ въ преступленіе. Это было первое посягательство на свободу и честь людей, лично непричастныхъ ереси, но почему-либо возбудившихъ подозрѣніе правительства. Можно судить о дѣйствіяхъ инквизицін по признакамь, которые ей казались достаточными для уличенія подсудимаго въ тайномъ соблюдении Моисеева закона. Надобно было только доказать, что онь надеваль лучшее платье или чистое белье въ субботу, что наканунъ этого дня у него въ домъ не было огня, что ему случалось объдать за однимъ столомъ съ жидами, или ъсть мясо убитаго ими животнаго, или пить какой-то любимый ими напитокъ, и пр. Обвинители не были обязаны объявлять своихъ именъ, 6 Генваря были казнены шесть еретиковъ. Къ 4 ноября того же года погибло въ одной Севильт не менте 289 человъкъ. Сверхъ того, значительное число людей подверглись такъ называемому примиренію съ священнымъ судомъ, т. е. лишились свободы или имънія и гражданской чести. Жизнь была имъ оставлена въ награду за признаніе, вынужденное страхомъ или пыткою. Эта строгость простиралась не на однихъ живыхъ: лица давно умершія подвергались следствію и приговору, кости ихъ, вырытыя изъ могилъ, предавались огню, имъніе отнималось у наследниковь и поступало въ казну. Замечательно, что большая часть жертвъ принадлежали къ богатымъ классамъ. Въ теченіе первыхъ годовъ своего существованія инквизиція произнесла болье двухъ тысячъ смертныхъ приговоровъ, которые всъ были исполнены. Число примиренныхъ дошло до 17,000.

Жестокость новаго судилища возбудила общій ропоть и частныя возстанія въ Кастиліи и Арагоніи. Папа Сикстъ порицалъ действія Севильскихъ инквизиторовъ, требовалъ отъ нихъ большей снисходительности къ подсудимымъ и даже сделалъ попытку передать надзоръ за еретиками мъстнымъ епископамъ, что при тогдашнихъ обстоятельствахъ было бы большимъ благомъ для Испаніи. Но Фердинандъ слишкомъ хорошо понималь важность этого дъла и потому настоялъ на своемъ намъреніи. Изабелла поддерживала его изъ видовъ болъе чистыхъ, изъ обманутаго религіознаго чувства, хотя многочисленныя казни возбуждали въ ней состраданіе и ужасъ. Сиксть IV, которому грозилъ совершенный разрывъ съ Испаніей, долженъ былъ уступить. Двумя буллами 1483 г., онъ утвердилъ бывшаго духовника королевы, Торквемаду, верховнымъ инквизиторомъ соединенныхъ королевствъ Кастильскаго и Арагонскаго и поручилъ ему дать окончательное устройство инквизиціи. Торквемада учредиль 13 судовь въ отдільных областях государства и составилъ подробныя наставленія для судопроизводства. Они отличались отъ тъхъ, которыхъ образецъ мы видъли въ руководствъ Ни-

колая Эммериха, только большею жестокостію формы допроса и богатствомъ средствъ, направленныхъ противъ подсудимыхъ. Верховный совътъ инквизиціи, въ который приходили аппелляціи отъ областныхъ судовъ, состоялъ изъ главнаго инквизитора и 6 или 7 членовъ, назначавшихся по выбору короля. Сначала этотъ совътъ засъдалъ въ Севильъ, потомъ быль перенесенъ въ Мадридъ. Число чиновниковъ всякаго рода, принадлежавшихъ къ инквизицій, было весьма значительно. Сверхъ настоящихъ членовъ и чиновниковъ, священный судъ держалъ еще до 20,000 служителей (familiares). которые были обязаны доносить на зам'вченныя ими преступленія противъ въры и брать подъ стражу обвиненныхъ. Лица высшихъ фамилій не стыдились вступать въ ряды такихъ служителей, для того чтобы пользоваться нъкоторыми правами, предоставленными этому классу людей, и обезпечить самихъ себя противъ ложныхъ доносовъ, что впрочемъ не всегда удавалось. Смертный приговоръ и "примиренія" постоянно сопровождались конфискацією имінія, которое, какъ сказано выше, поступало въ казну и усиливало денежныя средства правительства. Нельзя безъ содроганія читать описанія страшныхъ орудій пытки, которая такъ часто и охотно употреблялась инквизиторами. Филиппъ II запретилъ повтореніе пытки надъ однимъ лицомъ; но члены св. судилища истолковали и исполняли королевское предписаніе особеннымъ образомъ. Пытка при допросъ употреблялась только одинъ разъ. но продолжалась нъсколько дней, съ промежутками, необходимыми для возстановленія силь и выслушанія показаній жертвы.

За произнесеніемъ приговора слідовало такъ называемое "діло вітры" (auto da fé). Читателямъ нашимъ въроятно извъстны, если не изъ исторических сочиненій, то изъ романовъ, подробности этого страшнаго обряда, при которомъ присутствовали неръдко король и дворъ. Гранды королевства являлись при такихъ торжествахъ служителями (familiares) священнаго суда. Приговоренные къ смерти отличались отъ примиренныхъ одеждою. Первые предавались огню, последніе, по окончаніи процессіи, возвращались въ темницу или получали свободу, но съ утратою собственности и гражданскихъ правь. Мы сказали выше, что вмъсть съ живыми сожигались кости умершихъ еретиковъ. Торквемада началъ было жечь книги, но, несмотря на всъ усилія, инквизиція не успъла овладъть цензурою. Впрочемъ, при существованіи подобиаго судилища, всякое движеніе въ литературъ стало скоро невозможнымъ. Число ученыхъ и писателей, преданныхъ суду и пострадавшихъ отъ инквизиціи, весьма значительно. Послъ вступленія на престолъ Филиппа V, дъятельность ея ослабъла; но стоитъ прочесть процессъ Олавидеса, чтобы понять, съ какими опасностями боролись тв благородные Испанцы, которые хотъли перенести на родную почву результаты философіи 18-го въка. Инквизиція остановила умственное развитіе Испаніи и отияла у нея всь политическія учрежденія, которыми она по праву гордилась въ теченіе среднихъ въковъ. Самый характеръ народа измінился: достаточно было такихъ праздниковъ, каковы были ауто-да-фе, чтобы развратить массу, такъ сильно принимающую вившнія впечатлівнія. Изъ Испаніи инквизиція перешла въ земли ей подвластныя. Но нигдъ, кромъ южно-американскихъ

областей, не могла она утвердиться. По вычисленію Льоренте, инквизиція сожгла въ одной Испаніи болье тридцати тысячь человъкъ; около 100,000 подверглись примиренію. Не говоримъ объ изгнаніи Евреевъ и Мавровъ.

# КВАКЕРЫ.

Секта квакеровъ возникла въ самую смутную и богатую событіями эпоху англійской исторіи. Древнія формы государства и церкви клонились къ упадку: республиканскія идеи побъдоносно боролись съ монархическими преданіями, англиканская церковь уступала пресвитеріанизму, который, въ свою очередь, едва выдерживалъ напоръ безчисленныхъ религіозныхъ сектъ, смъло высказывавшихъ самыя странныя мижнія и требованія. Умы, еще непривычные къ недавней свободъ, упоенные быстрыми успъхами народнаго дъла, не ставили границъ своимъ надеждамъ. Ежедневно являлись новыя политическія и религіозныя теоріи. Вопросы, которыхъ дотоль боязливо касались высшіе представители умственной жизни англійскаго народа, утратили свой таинственный характеръ и сощли въ сферу общихъ толковъ. Неопредъленное состояніе общества, котораго силы находились въ такомъ броженіи, не могло не отразиться на отдъльныхъ лицахъ. Чъмъ болъе подымалось партій, чъмъ упорите старалась каждая навязать свою истину остальнымъ, тъмъ глубже становились сомивнія и мучительные требованія людей, которые не ръшились стать ни подъ одно изъ выставленныхъ знаменъ.

Къ числу такихъ независимыхъ искателей истины принадлежалъ Георгъ Фоксъ. Онъ родился въ Лейчестерскомъ графствъ, 1624 года. Отецъ его быль бедный ткачь. Онъ отдаль сына въ Ноттингамъ, на обучение къ сапожнику, который держаль небольшое стадо. Хозяинъ поручилъ молодому ученику, повидимому неохотно принявшемуся за ремесло, къ которому его назначали, присмотръ за своими овцами. Одинокая пастушеская жизнь пришлась по душть Георгу, отъ природы мечтательному и задумчивому. Онъ уносиль съ собою въ поле Библію и жадно читалъ священную книгу, которая служила сму единственнымъ источникомъ знанія. Лишенный всякихъ пособій, онъ многаго не понималь. Оть времени до времени, до него долетали неясные отголоски мивній, боровшихся въ англійскомъ обществъ, и усиливали его внутреннюю тревогу. Ему было не болье двадцати льть отъ роду, когда онъ впаль въ уныніе, тімь боліве тяжкое, что онъ не могь дать себъ отчета въ собственномъ состояніи. Онъ озирался на прошлую жизнь свою, но она была чиста и безгрешна, какъ жизнь младенца. Совъсть его ни въ чемъ не упрекала. Отвъты англиканскихъ и пресвитеріанскихъ священниковъ, къ которымъ онъ прибъгалъ съ просьбою разръшить его сомивнія, казались ему слабыми или темными. Изъ Лондона, куда онъ ходилъ нарочно, въ надеждъ найти тамъ, какъ въ средоточіи народной жизни, болъе средствъ къ удовлетворенію своей духовной жажды, онъ вынесъ только недовъріе къ пользъ богословскихъ преній и къ наукъ вообще. По возвращеніи на родину, близкіе люди сов'єтовали ему для успокоенія душевныхъ мукъ жениться, другіе — вступить въ армію Кромвеля. Онъ не принялъ этихъ совътовъ, но ръшился искать истины въ себъ самомъ, на диъ собственной души. Для него настало время несказанныхъ страданій и искушеній. На скользкихъ путяхъ свободнаго изследованія онъ было пришелъ къ пантеизму и обоготворилъ природу, хотя внутренній голосъ неотступно требоваль "живаго Бога". Впрочемъ, этотъ періодъ исканія и сомнънія въ жизни Георга Фокса былъ непродолжителенъ. Въ 1648 году онъ достигъ положительнаго убъжденія, что истина находится не въ наукъ университетовъ, не въ католицизмъ или англиканствъ и отложившихся отъ нихъ сектахъ, а въ каждомъ человъческомъ сердцъ. Онъ называетъ ее внутреннимъ свътомъ, гласомъ Божінмъ. Этотъ голосъ не возвъщаетъ новыхъ истинъ въры-онъ уже высказаны въ Св. Писаніи, --но служить свидътельствомъ въчнаго присутствія Христа въ человъкъ, онъ указываетъ добро, отводить отъ гръха и никогда не противоръчить ясному смыслу Св. Писанія и разуму.

Фоксъ немедленно принялся распространять это убъжденіе, которое ему досталось вследствіе такихъ напряженныхъ усилій. Одаренный сильнымъ, но не обдъланнымъ, не сдержаннымъ наукою умомъ, онъ самъ не всегда понималь себя, впадаль въ мистические восторги и предоставляль другимъ логическое развитіе ученія изъ высказаннаго имъ начала. Число его послъдователей однако возрастало съ такою быстротою, особенно между сельскими классами, что уже въ 1649 году возбудило опасенія пресвитеріанскаго духовенства. Сорокъ священниковъ явились предъ Ланкастерскими ассизами съ обвиненіями и показаніями противъ основателя новой секты. Его приговорили къ тюремному заключенію и угрожали висълицею, но онъ не измънилъ своей дъятельности и продолжалъ проповъдовать. Многочисленныя квакерскія общины образовались въ Валлись и Лейчестерскомъ графствъ; въ 1654 г. мы находимъ ихъ уже въ Лондонъ. "Этихъ людей нельзя подкупить ни деньгами, ни почестями", сказаль обънихъ Кромвель. Кругъ дъятельности Фокса уже не ограничивался роднымъ островомъ: онъ написалъ посланіе къ пап'т Иннокентію XI, уб'тждая его вступить въ ряды "друзей". Ревностные проповъдники внутренняго свъта отправились въ Турцію, въ Іерусалимъ, въ Египеть, въ Америку; другіе собирались еще далъе, въ Китай, въ Японію, въ таинственное царство попа Іоанна. Большею частію это были люди простые, не знавшіе даже языковъ техъ странъ, куда несли свое ученіе. Между ними было нъсколько женщинъ.

Молодой общинъ недоставало образованныхъ и даровитыхъ представителей, которые могли бы оправдать ея направленіе въ глазахъ высшихъ сословій и доказать нельпость обвиненій, взведенныхъ на нее пресвитеріанами и приверженцами англиканской церкви. Эту услугу оказали квакерамъ Пеннъ и Барклей, еще при жизни основателя. Уилльямъ Пеннъ принадлежаль по рожденію къ аристократіи: его богатство, просвъщенный умъ, прекрасная наружность давали ему право на блестящій успъхъ въ жизни. Отецъ

его, покоритель Ямайки, пользовался особенною милостію короля Карла II; но двадцатильтній Уилльямъ пожертвоваль своимъ честолюбіемъ, отрекся отъ искусительной будущности и пошелъ во слъдъ Фоксу. Его поступокъ, послъдующая жизнь и сочиненія имъли большое вліяніе на общее мивніе и заставили многихъ образованныхъ людей обратить вниманіе на ученіе, которое до тъхъ поръ находило сочувствіе только между простолюдинами.

Религіозная истина, по мижнію квакеровъ, дается человжку не преданіемъ и не вившними чувствами, а свидітельствомъ собственнаго духа. "Многіе ищуть правды въ книгахъ, говорить Пеннъ, другіе у ученыхъ мужей, не догадываясь, что цъль ихъ исканій находится въ нихъ самихъ". Такъ какъ голось Божій слышень всякой душів, то душа должна быть свободна. Ее нельзя подчинять никакимъ внышнимъ уставамъ, ни папскимъ булламъ, ни постановленіямъ соборовъ, ни приговорамъ науки. Внутренній голосъ всегда согласенъ съ Св. Писаніемъ; но и земная мудрость не подлежить безусловному осужденію: "ибо Христось, по словамь Пенна, пришель не угасить, а очистить языческое знаніе. Различіе между квакерами и греческими мудрецами заключается болье въ наружности, нежели въ сущности. Въ Пивагоръ, Платонъ, Плотинъ горъль внутренній свътъ". Всякое гоненіе за въру преступно. Проповъдь должна быть свободнымъ выраженіемъ вдохновенія, которое приходить каждому в'врующему, и потому  $\partial p y 3 \iota \pi$  (такъ называють себя последователи Фокса, на основании словь, употребленныхь апостоломъ Іоанномъ, Послан. III, 15) отвергаютъ необходимость отдъльнаго духовенства и полагаютъ гръхомъ сборъ десятины и вообще всякое денежное вознагражденіе за толкованіе или распространеніе слова Божія. Ихъ богослужение отличается особенною простотою и совершеннымъ отсутствіемъ символизма. Въ мъстахъ, гдъ квакеры собираются для совъщаній и общей молитвы (meeting-houses), нътъ ни алтарей, ни образовъ; пънье и музыка изгнаны. Право проповъди принадлежить всёмъ присутствующимъ, не исключая женщинь; но имъ преимущественно пользуются лица, заслужившія довъріе и уваженіе общины. Смъщныя и странныя сцены, происходившія въ первоначальныхъ собраніяхъ квакеровъ, т. е. вздохи, подымавmiecя crescendo, стоны и кривлянья теперь почти вездъ вывелись. Нывъшніе "друзья" заботятся о строгомъ соблюденіи приличій. Въ ихъ собраніяхъ царствуеть глубокая тишина, прерываемая только голосомъ проповъдниковъ; иногда проповеди не бываетъ вовсе, потому что ни на кого изъ членовъ не сходить вдохновеніе, необходимое для такого діла, и присутствующіе, проведя нъсколько часовъ въ благоговъйномъ молчаніи и размышленіи, расходятся по домамъ.

Квакеры не допускаютъ никакихъ обрядовъ и не признаютъ таинствъ. Они не отрицаютъ совершенно крещенья водою, но почитаютъ его излишнимъ. Браки совершаются чрезъ простое объщаніе сожитія и върности въ присутствіи старшинъ. Погребенія отправляются въ тишинъ, безъ всякихъ церемоній. Родственники умершаго не надъваютъ траура; памятники и эпитафіи не въ употребленіи. Но по смерти членовъ, которыхъ добродътели

Digitized by Google

заслужили общее признаніе, составляють и печатають ихъ жизнеописаніе въ назиданіе новымъ поколівніямъ.

Устройство общины, основанной Фоксомъ, чисто демократическое. Вст друзья равны между собою. Важныя частныя и общественныя дъла ръшаются въ періодическихъ собраніяхъ избранныхъ представителей. Подчиневные положительному закону государствъ, которымъ они принадлежатъ по рожденю, квакеры не терлють своей самостоятельности и не дълають уступокъ. Они ни въ какомъ случат не даютъ присяти и предъ судомъ довольствуются утвердительнымъ или отрицательнымъ показаніемъ. Посл'в долгихъ преній англійскій парламенть оставиль за ними это право въ д'влахъ гражданскихъ, но въ уголовныхъ ихъ свидътельство, не подкръпленное клятвою, не имъетъ законной силы. По этой же причинъ они не допускаются къ государственнымъ должностямъ. Войну они считаютъ беззаконіемъ, и потому не только отказываются оть обязанностей военной службы, но не участвують въ торжествахъ народныхъ по случаю победъ, осуждають торгъ оружіемъ или порохомъ, и т. д. Съ этой же точки зрізнія смотрять они на смертную казнь, которую называють оборонительною войною, и на дуэль. Возстаніе Американскихъ Штатовъ противъ Англіи подало поводъ къ расколу между квакерами: многіе изъ американскихъ квакеровъ взялись за оружіе, оправдывая свой поступокъ святостію д'ала, и образовали отд'альную общину "свободныхъ и воинственныхъ (free and fighting) друзей". Изъ ихъ рядовъ вышли извъстные своими заслугами въ войнъ за независимостъ генералы Метлакъ, Мифлинъ и Гринъ. Исповъдуя совершенное равенство и братство между людьми, квакеры въ сношеніяхъ своихъ съ властьми и знатными лицами не употребляють почетныхь выраженій, принятыхь обычаемь, а означають только должность или санъ. Такимъ образомъ квакеръ, обращаясь къ королю англійскому, говорить просто: король, а не ваше величество. Они ни предъ къмъ не снимають шляпы и говорять ты всъмъ, безъ разбора состояній. Впрочемъ, они строго и честно исполняютъ гражданскія обязанности, не противоръчащія ихъ ученію, исправно платять подати и несуть всв повинности. Выше сказано, что сборъ десятины въ пользу духовенства считается у нихъ гръхомъ; но они безпрепятственно допускають сборщиковъ входить въ дома свои и брать нужную сумму деньгами или вещами. Общественныя и нравственныя теоріи зам'вчательной секты, о которой здесь идеть речь, основаны на глубокомъ уважении къ человеческому достоинству, на въръ въ постоянное улучшение и развитие нашей духовной природы. Только безбожнику можно сомнъваться въ успъхахъ человъчества, въ его неудержномъ движеніи впередъ, къ лучшему, говорить Пеннъ. Съ 17 въка начинаются ихъ усилія къ уничтоженію торговли Неграми и рабства вообще. Французскій квакеръ Бенезе (род. въ 1728) посвятиль этому делу все состояніе и всю жизнь свою. Въ 1754 году общины "друзей" положили исключить изъ среды своей всъхъ членовъ, не возвратившихъ еще свободы своимъ чернымъ невольникамъ. Дъятельность "друзей" въ этомъ отношеніи могла бы служить прекраснымъ примѣромъ нынѣшнимъ аболиціонистамъ, которые для достиженія благородной цели не всегда унотребляють честныя средства. Въ 1795 г. американскіе квакеры составили комитеть для распространенія христіанства и просвъщенія между Индійцами, которые питають къ нимъ особенное довъріе еще со временъ Пенна. Многочисленныя человъколюбивыя заведенія, основанныя квакерами, отличаются превосходнымъ порядкомъ и устройствомъ. Бъдные пользуются щедрыми пособіями, но между самыми квакерами не встръчается нищихъ. Старость и бользиь находять призръніе въ больницахъ и страннопріимныхъ домахъ; здоровымъ доставляется возможность труда, который вмъняется въ обязанность каждому члену общества. Честность "друзей" въ торговыхъ и другихъ сношеніяхъ давно заслужила общее признаніє: во время войны за американскую независимость, когда ассигнаціи значительно упали въ цѣнѣ, квакеры принимали ихъ отъ своихъ должниковъ, но сами постоянно расплачивались звонкою монетою. Отъ членовъ, совершившихъ безчестный поступокъ или измънившихъ ученію, община отрекается.

Семейный и домашній быть квакеровь носить тоть же характерь простоты съ нікоторою примісью ригоризма. Обязанности брачныя соблюдаются строго. Въ ребенкі родители уже уважають будущаго человіка и основывають на этомь свою систему воспитанія. Діти "друзей", по свидітельству путешественниковь, різко отділяются оть своихъ сверстниковь, не принадлежащихъ къ секті: ихъ можно узнать по открытому, смітому и спокойному выраженію лица. До конца прошлаго столітія частная жизнь квакеровь была очень однообразна и біздна наслажденіями, потому что изъ нея изгонялись искусства. Теперь эта ограниченность проходить: молодые квакеры позволяють себі участвовать въ общественныхъ увеселеніяхъ, занимаются изящными художествами, литературою, и вообще меніе дорожать внішностями, чіть ихъ предки. За то, число членовь, выходящихъ совсімь изъ общины или образующихъ новыя подразділенія секты, увеличивается.

Общины квакеровъ въ Европъ существують только въ Англіи, Голландіи, Германіи, близь Пирмонта и въ торговыхъ городахъ Норвегіи. Въ Америкъ онъ очень многочисленны: Георгъ Фоксъ посътилъ эту страну и указалъ на нее своимъ послъдователямъ; Пеннъ купилъ у англійскаго правительства земли на Делаваръ и прибылъ туда въ 1682 году. Плоды его дъятельности и дальнъйшая судьба Пенсильваніи извъстны.

Ученіе "друзей", говоритъ извъстный историкъ Соединенныхъ III татовъ Съверной Америки, Банкрофтъ, есть философія, переведенная на языкъ низшихъ классовъ общества. Читатели наши могутъ сами оцънить справедливость такого сужденія.

## ОБЪ ОКЕАНІИ И ЕЯ ЖИТЕЛЯХЪ \*).

Чтеніе Т. Н. Грановскаго.

Покойный Т. Н. Грановскій много читаль, много работаль въ своемъ кабинеть, но мало писаль для публики. Онъ быль очень строгь къ своимъ работамъ. Темъ дороже для насъ каждая его строка, уцелевшая въ бумагахъ, тъмъ больше цъны получають въ нашихъ глазахъ сдъланныя прямо со словъ его записки. Современемъ мы надъемся сообщить нашимъ читателямъ выдержки изъ его лекцій, записанныхъ его слушателями. На этотъ разъ передаемъ публикъ извъстное лишь весьма немногимъ лицамъ чтеніе Грановскаго объ Океаніи. Два слова о происхожденіи этой зам'вчательной статьи. неожиданной даже для многихъ друзей покойнаго. Грановскій любилъ брать свой предметь широко и часто уходиль въ сосъдственныя съ нимъ области, всегда сохраняя впрочемъ историческую точку зрвнія. Такимъ образомъ въ памяти и мысли его собирался обильный матеріалъ, которому часто вовсе не находилось мъста въ университетскомъ курсъ. Но по необыкновенной общительности своей природы, онъ любиль передавать свои мысли и возэрънія самымъ близкимъ къ нему лицамъ и для того избираль также любимую имъ форму лекцій. Такъ, льтомъ 1852 года, находясь въ сель Рубанкъ, онъ предложилъ бывшимъ съ нимъ друзьямъ чтенія объ Океаніи. въ которыхъ думалъ изложить результаты своихъ размышленій о судьбахъ малоизвъстнаго, заброшеннаго племени, составляющаго ен народонаселеніе. Первое изъ этихъ чтеній было записано г. Фроловымъ и просмотрѣно самимъ авторомъ. Предупреждаемъ читателя: пусть не ищетъ онъ здъсь той изящной формы, которую Грановскій обыкновенно приносиль на публичныя лекціи. Чтеніе объ Океаніи, назначенное для небольшаго круга нъсколькихъ лицъ, замъчательно именно своею простотою, безыскуственностію, при новости и оригинальности воззрънія на предметь. Въ какую бы отдаленную область ни увлекался Грановскій своими занятіями, онъ всегда и вездъ оставался неизм'ть вырент, своему призванію историка.  $Pe\partial$ . 1-го из $\partial$ .

<sup>•)</sup> Напечатано въ "Русскомъ Въстникъ" 1856 года, Январь, книжка 2. съ пояснительнымъ примъчаніемъ, которое и здъсь предпосылается этой статьъ.



Я буду говорить объ Океаніи. Вамъ извістно, что подъ этимъ именемъ разумівются группы острововъ, лежащихъ между Азіей, Африкой и Новой Голландіей. Между этими островами самые большіе: на сіверів—Сандвичевы острова, а на югіз — Новая Зеландія; прочіе острова невелики. Природа щедрою рукою разсыпала здісь все, что нужно человіку; хотя формы растительности не разнообразны, но оніз вполніз удовлетворяють его непосредственнымъ потребностямъ. Кукъ могь справедливо сказать, что островитянинъ, посадившій въ жизнь свою только десять хлізбныхъ деревьевъ, совершиль такой же подвигь относительно своего семейства и потомства, какой совершаеть Европеецъ, трудящійся цізлую жизнь надъ воздізлываніемъ зерноваго хлізба.

Острова Океаніи были почти неизв'єстны до половины прошлаго в'єка. Немногіе см'єлые моряки касались ихъ. Ходили только смутные слухи и басни о жестокостяхъ и людо'єдств'є племенъ, населявшихъ эти острова. Точныя и положительныя св'єд'єнія получены объ нихъ только со временъ Кука, изсл'єдовавшаго ихъ во время троекратныхъ путешествій своихъ вокругъ св'єта (съ 1769 года по 1779) и погибшаго на Сандвичевыхъ островахъ. Сл'єдовательно, прошло не бол'є восьмидесяти л'єтъ, какъ Океанія описана обстоятельно и сд'єлалась достояніемъ науки.

Важныя перемъны произошли съ тъхъ поръ. На тъхъ же самыхъ Сандвичевыхъ островахъ, на которыхъ Кукъ въ 73-мъ году былъ принятъ за бога и получилъ божескія почести, а потомъ, въ 79-мъ, палъ жертвою своей любознательности, а отчасти и жестокаго обращенія съ туземцами, на этихъ островахъ находится теперь европейское населеніе, кръпости, гавань Гонолулу, производится торговля съ Китаемъ и Европой, введены парламентскія формы правленія и идетъ рѣчь о присоединеніи ихъ къ Сѣверо-Американскимъ Штатамъ. Изъ многочисленныхъ разсказовъ разныхъ путешественниковъ и мореплавателей, посъщавшихъ Океанію, можно вывести два противоположныя заключенія о нравахъ ея жителей. По мивнію однихъ, жители острововъ Товарищества и Маркизиныхъ являются кроткими, добродушными, счастливыми и неиспорченными; если же оказалась порча, то она произошла отъ вліянія англійскихъ и американскихъ миссіонеровъ, играющихъ тамъ весьма важную роль. Другіе же описывають ихъ самыми черными красками — развратными, жестокими, погруженными во всѣ пороки. Чрезвычайно трудно примирить эти противоположныя возэрънія; это будеть возможно только, когда мы вникнемъ въ источники этихъ противоръчій. Извъстія самыя выгодныя для нравственности жителей всъ исходять оть мореплавателей. Понятно, что эти смълые люди, открывавшіе одинь островъ за другимъ цъною безчисленныхъ опасностей, находили наслаждение въ отдыхв посреди роскошной природы и населенія, въ самомъ дълв добродушнаго, и не имъли нужды близко всматриваться въ ихъ нравы; островитяне приносили имъ кокосовые оръхи, плоды хлюбнаго дерева, довольствуясь въ началъ весьма малымъ вознагражденіемъ; молодые офицеры и матросы пользовались здёсь еще наслажденіемъ другаго рода: островитянки отличались красотой и большою списходительностью. Съ этой стороны изв'ястны роскошныя описанія мореходцевь. Самъ строгій Кукъ увлекся и съ восторгомъ говорить объ Отаити; другой знаменитый мореплаватель, Бугенвиль, назвалъ этоть островь новою Цитерой. Болье всьхъ утвердиль это понятіе извъстный натуралисть Рейнгольдъ Форстерь, сопутствовавшій Куку, вмъсть съ знаменитымъ сыномъ своимъ Георгомъ Форстеромъ, въ его кругосвътномъ путешествіи. Почему Рейнгольдъ Форстеръ смотръль на Океанію съ идиллической точки зрѣнія и отступиль отъ своихъ привычекъ строгаго наблюденія? Это легко объяснить идеями XVIII стольтія. Европейское общество начинало въ то время разлагаться. Оба Форстера принадлежали къ числу нововводителей и радикаловъ, противопоставлявшихъ испорченности образованнаго общества идеалъ въ близкомъ къ природѣ бытѣ. Вотъ почему обоимъ Форстерамъ быть островитянъ Океаніи показался съ самой выгодной стороны. Нътъ никакого сомиънія, что еслибы Руссо посътиль ихъ, то оставилъ бы еще болье восторженное описаніе.

Извѣстія, противоположныя этимъ идиллическимъ описаніямъ, шли отъ англійскихъ и американскихъ миссіонеровъ, послѣ мореходцевъ явившихся здѣсь для проповѣдованія слова Божія. Боровшись съ такими же трудностями и преодолѣвая, быть можеть, большія препятствія, они увидѣли картину съ другой стороны. Они нашли народъ погруженный въ грубые пороки, происходящіе отъ разложенія всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ понятій, живущій исключительно чувственнюю жизнію, съ которою миссіонеры пришли вести брань. Этимъ объясняются противорѣчивыя мнѣнія мореплавателей, натуралистовъ и миссіонеровъ.

Ограничиваясь описаніемъ быта жителей Океаніи въ пору открытія этихъ острововъ Европейцами, мы находимъ здѣсь весьма красивое, далеко не лишенное дарованій, населеніе. Оно пришло сюда вѣроятно съ запада, съ великихъ азіатскихъ острововъ: Явы, Суматры и другихъ, и разсѣянное по великому пространству Океаніи, представляетъ удивительное однообразіе въ языкѣ, обычаяхъ и учрежденіяхъ. Рейнгольдъ Форстеръ даже думалъ, что здѣсь былъ когда-то материкъ, раздробленный какимъ-то земнымъ переворотомъ, и что изъ обломковъ этого материка образовались настоящіе острова Океаніи. Сходство между ея жителями объясняется ихъ одинаковымъ происхожденіемъ отъ малайскаго племени, заселившаго ее съ запада, съ острововъ Индійскаго моря.

Первые европейскіе путешественники XVIII стольтія нашли это народонаселеніе въ такомъ положеніи, которое заставляетъ насъ думать, что оно и тогда находилось въ порѣ совершеннаго распаденія. Разсмотримъ ближе общественный бытъ тогдашняго времени. Во-первыхъ, религія уже не была согрѣваема внутреннею жизнію; мы видимъ одни остатки и развалины старыхъ вѣрованій; язычество потеряло отъ времени свою крѣпость. Можно предполагать, что была нѣкогда одна общая религіозная система въ Оксаніи, но число общихъ боговъ непрерывно уменьшалось. Европейцы нашли уже не болѣе пяти боговъ, которымъ поклонялись на томъ или другомъ островъ. Такъ память о прежнемъ поклоненіи очевидно стиралась и исчезала. За то возникала другая, страшная религія, поклоненіе людямъ.

Замътимъ сперва, что нигдъ не было болъе ръзкаго раздъленія сословій, какъ въ Океаніи. Это раздъленіе перешло въ религію. Всъ пари, даже лица, принадлежавшія къ высшему сословію, обоготворялись, но не по смерти, какъ это было въ древнемъ міръ, напримъръ въ Римъ. Здъсь каждый царь быль богъ при жизни; ему приносили жертвы и поклонялись какъ божеству за-живо; когда онъ умиралъ, его причисляли къ богамъ. То же было съ каждымъ членомъ его двора. Такимъ образомъ эти новые боги вытъсняли прежнихъ минологическихъ боговъ и разрушали связь прежней религіи. Каждый островъ имълъ своихъ новыхъ боговъ; народная память не хранила старыхъ; не мудрено, что островитяне жаловались прибывшимъ Европейцамъ на то, что они не могутъ исполнять обрядовъ своей религіи и не могутъ запомнить боговъ своихъ.

Всякая религія связана съ понятіями о въчной жизни. Въчное бытіе для островитянъ выражалось въ следующихъ представленіяхъ. Когда умираль кто-нибудь изъ тъхъ, которые пользовались божескими почестями при жизни своей, то боги събдали тело его, духъ же освобождался, быль трижды пожираемъ высшими богами и, послъ троекратнаго пребыванія во чревъ ихъ, становился богомъ. Высція божества очищали этимъ божества низшаго разряда. Имъль ли простой народъ какія-нибудь понятія о загробной жизни намъ неизвъстно. Знаемъ только, что они думали, что умершій простолюдинъ блуждалъ около своего жилища и былъ пожираемъ богами. Эта черта бросаеть некоторый светь на людоедство, существовавшее на островахъ ()кеаніи, гдъ оно было какъ бы освящено религіозными представленіями. Храмовъ не было. На нъкоторыхъ островахъ найдены развалины зданій, служившихъ кладбищами. Это были огромныя огражденныя мъста подъ открытымъ небомъ, имъвшія болье или менье важное значеніе на различныхъ островахъ. Замътимъ еще, что когда царь или одинъ изъ его вельможъ принималъ произвольно какое-нибудь названіе, то это слово выбрасывалось изъ народнаго языка, и никто не смълъ произносить его. Истребленное слово замѣнялось вымышленнымъ.

Въ связи съ религіею находится не только въ Океаніи, но и за предълами ея обычай табу. Подъ этимъ именемъ разумъется собственно запрещеніе, заклинаніе; но оно имъетъ сверхъ того болье глубокое значеніе, представляя нъчто освященное, божественное. Божественная сущность божескихъ лицъ переносится на внъшній предметъ и дълаетъ его неприкосновеннымъ. Такъ короли могли сообщать божественное значеніе любому предмету. Если король входиль въ какой-нибудь домъ, то онъ становился "табу" и дълался его принадлежностью. Король могъ налагать "табу" на все; вельможи дълали то же самое, съ тою разницею, что король могъ снимать "табу", наложенное вельможами, а не на обороть, и "табу" высшихъ лицъ тяготъло надъ низшими. Этотъ обычай имълъ самое ощутительное и бъдственное вліяніе на весь быть жителей Океаніи. Король былъ богь, аристократы были боги; простому же человъку перейти изъ одного класса въ другой не было никакой возможности. Но такая страшная власть королей налагать на все "табу" была ограничена оппозиціей аристократіи. Короли могли при-

своивать себъ лучшіе участки земли, проходя по нимъ; аристократія же, чтобы препятствовать королямъ касаться земли, носила ихъ. Точно также, для того чтобы короли не входили въ домы и не дълали ихъ своею собственностью, имъ устраивали подвижные дома, такъ что они, переносясь съ одного мъста на другое, всегда находились у себя. Аристократія же пользовалась для своихъ выгодъ страшнымъ правомъ "табу"; она накладывала его на извъстные съъстные припасы, на плоды кокосоваго, хлъбнаго дерева, и простой народъ не смълъ касаться ихъ. Лучшая рыбная ловля была "табу"; оно распространялось на женщинъ, которыя не могли употреблять ту же пищу, что мущины. Некоторыя работы, какъ напримеръ, построеніе военныхъ судовъ, употребленіе большихъ сътей для рыбной ловли, подвергались "табу". Иногда же "табу", отчуждавшее народъ отъ всъхъ благъ и предоставлявшее ихъ однимъ высшимъ сословіямъ, обращалось въ полезную полицейскую мфру; во время голода "табу" налагалось на изв'єстные предметы: на незр'влые плоды; такъ, въ Новой Зеландіи жатва не снятая съ поля подвергалась "табу". Нъкоторые реформаторы хотьли воспользоваться этимъ обычаемъ, употребляя для своихъ политическихъ цълей орудіе всъхъ бъдствій народа и многочисленныхъ злоупотребленій.

Переходя отъ религіи къ политическому быту, и туть находимъ совершенное распаденіе прежняго лучшаго порядка вещей. Европейцы застали въ Океаніи монархическія формы правленія, уже ограниченныя властію арыстократіи, которая всіми силами старалась оградить себя отъ королевскаго "табу". Цари имъли свои участки земли съ неограниченною властію надъ извъстнаго рода предметами. Острова раздълялись на участки, во главъ которыкъ стояла аристократія. Эти участки подразделялись и раздавались пизшему дворянству; простой народъ не имълъ собственности и въ силу "табу" пользовался только изв'естными рыбами и съфстными произведеніями земли, работая на высшій классъ, какъ на существа великія и божественныя, на основаніи религіозныхъ върованій різжо отділенныя отъ него какъ на земль, такъ и за гробомъ. Всякій спорь быль безполезень, и народъ покорялся своей участи безропотно и совершенно спокойно. Европейскія идеи могли проникнуть сюда только съ новыми потребностями, не могшими здъсь развиться въ прежнемъ порядкъ вещей. Даже въ формахъ монархическаго правленія, образованнаго патріархально по образцу семейства, видно было разложеніе. Между высшими сословіями, представлявшими сперва какъ бы ближайшихъ родственниковъ царя, и самимъ царемъ существовала распря. • и мало по малу на островахъ Товарищества обоготвореніе перешло на аристократію. Низшіл сословія, какъ мы сказали, находились вив общества: надъ ними возникали новыя царственныя фамиліи не преемственно, но одна возл'в другой, въ распряхъ и несогласіяхъ разд'вляя землю на бол'ве дробные участки и падая въ уваженіи народа.

На одномъ изъ Маркизиныхъ острововъ оставалось семьдесять девять жителей и два царя, на другомъ сто жителей и три царя. Но нигдъ это раздробление не было такъ велико, какъ на островахъ Товарищества и Новой Зеландіи. Общество распалось на отдъльныя семейства, существующія

каждое подъ начальствомъ своего старъйшаго. Исчезъ государственный союзъ — исчезло всякое связующее начало, всякое понятіе о правъ. Одно и то же преступленіе, наказываемое смертію въ одномъ мѣстѣ, оставалось безнаказаннымъ въ другомъ. Все зависѣло отъ произвола какого-нибудь сильнаго начальника.

Не только въ религии и общественномъ быть, но даже въ языкъ существовали признаки страшнаго распаденія, неизв'єстнаго и въ Америкъ, гдъ видна гибель пълыхъ породъ. Въ геніальномъ твореніи своемъ о Кави, священномъ языкъ жителей Явы, Вильгельмъ Гумбольдтъ коснулся наръчій Океанін, составляющихъ отрасль малайскаго языка. Онъ вникнуль въ процессъ одичанія и искаженія этихъ нарфчій не только въ грамматическомъ устройствъ ихъ, но и въ лексикальномъ. Глаголы потерялись, переставъ спрягаться для изображенія времень прошедшаго, настоящаго и будущаго; необходимо стало прибавлять частицы, отчего языкъ сделался обдиымъ. Въ самыхъ словахъ обнаруживаются следы изнеженности и разслабленія; чемъ далье мы подвигаемся на востокъ, тымъ мягче и дряблые становится языкъ, тыть больше выброшено согласных и тымь многочисленные гласныя. Цылыя слова исчезали, всл'ідствіе упомянутаго нами выше обычая не употреблять болье словь, выбранныхъ для прозванія обоготворяемыми лицами; для замъщенія ихъ необходимо было выдумывать безпрестанно новыя; чрезъ это языкъ лишился всякаго органического развитія, органической связи. Здёсь кстати можно упомянуть о заслугахъ миссіонеровъ, употребившихъ большое усиліе, чтобы изучить этоть языкь, составляя грамматики, лексиконы, азбуки и переводя Священное Писаніе и другія книги; но такія усилія не могутъ спасти языка, искаженнаго въ своихъ основаніяхъ.

Это распаденіе редигія, государственныхъ учрежденій и языка отозвалось въ остальныхъ сферахъ жизни, въ нравахъ и въ физическомъ бытъ. Въ этомъ отношения мы можемъ представить несколько любопытныхъ данныхъ. Хотя трудно составить себъ точное понятіе о числъ жителей Океаніи, и нътъ сомнънія, что Кукъ и Форстеръ преувеличили народонаселеніе этихъ острововь, но нельзя не признать, что оно было значительные, чымь теперь. Изъ показаній моряковъ, ученыхъ, китолововъ, миссіонеровъ можно опредълить приблизительно число жителей по крайней мъръ нъкоторыхъ острововъ. Изъ двухъ милліоновъ жителей, которыхъ насчитывали къ концу XVIII стольтія, тенерь считается едва 600,000. Есть острова, гдѣ вычисленіе точніве: такъ на Отанти въ началів нынівшняго візка было до 100,000; въ тридцатыхъ годахъ оно понизилось до 17,000, а теперь считаютъ тамъ только 7,000. Это обстоятельство приписывали вліянію Европейцевъ, принеспихъ будто бы въ Океанію заразительныя бользии, употребленіе крыпкихъ напитковъ и огнестръльное оружіе. Впрочемъ еще не ръшено, не были ли заразительныя бользни уже давно тамъ; множество накожныхъ бользней, сходственныхъ съ сифилитическими, получали отвратительный видъ; низшіе классы въ особенности подвергались имъ, лишенные одежды и всякихъ пособій въ этомъ жаркомъ и сыромъ климать, не имъя здоровыхъ жилищъ, питаясь кореньями, морскими раками и нъкоторою только рыбою,

ибо "табу" было наложено на лучшую пищу, принадлежавшую, какъ и всъ блага земныя и удобства жизни, только высшимъ классамъ. Кръпкіе напитки не играли здъсь той роли, какую они играли въ Америкъ; островитяне даже неохотно пили водку, имъя свой кръпкій напитокъ ава, приготовленный изъ туземныхъ растеній и имъющій болье кръпости, чъмъ самые кръпкіе изъ нашихъ напитковъ. Также не могло дъйствовать слишкомъ разрушительно и огнестръльное оружіе. Прежнія войны островитянъ велись съ большимъ ожесточеніемъ. Ихъ рукопашные бои кончались не иначе, какъ когда одна часть совершенно истребляла другую, а если и забирали плънныхъ, такъ только для принесенія ихъ въ жертву. Вообще Европейцы дъйствовали здъсь не такъ истребительно на туземцевъ, какъ въ Америкъ, Новой Голландіи и Вандименовой Землъ. Если же Европейцы и употребляли во зло свое превосходство въ Океаніи, то это были частные случаи; причины упадка народонаселенія лежали глубже, въ самомъ общественномъ порядкъ Океаніи.

Это страшное разъединеніе между классами столь поразительно, что многіе пытались объяснить его различіемъ породъ, и Коцебу пришсываль происхожденіе высшихъ сословій Сандвичевыхъ острововъ Испанцамъ, потерившимъ здісь кораблекрушеніе. Мы виділи, что аристократія, пользуясь большими удобствами жизни, могла сохранять свое тіло въ здоровьи, красоті и силі, никогда не смішиваясь съ кровью низшаго сословія, ибо ребенокъ, приживаемый лицами двухъ разныхъ сословій, предавался смерти.

Въ концъ XVIII-го столътія, Ванкуверъ присутствоваль въ Гаван на праздникъ, данномъ ему Камеамегой; на военныхъ играхъ сначала выступили воины низшаго класса и поразили моряка своею неловкостью; но когда выступили воины высшаго сословія, то красота и ловкость ихъ такъ были изумительны, что нельзя было найти ничего общаго между первыми и вторыми. Это явление повторяется повсемъстно, но ничто лучше не выражають нравственнаго распаденія этихъ острововъ, какъ общество Ареои (на островахъ Товарищества), замъченное Европейцами вскоръ послъ ихъ прибытія. Подозрительный союзъ этоть показался сначала сходственнымъ съ масонскимъ. Онъ состоялъ изъ семи отдъльныхъ классовъ; переходъ изъ одного класса въ другой былъ сопряженъ съ извъстными церемоніями и обрядами; у этого общества были свои суда, знамена, своя татуировка и свои символическіе или масоническіе знаки. Ціть же его была самый дикій необузданный развратъ. Члены общества состояли изъ мужчинъ и женщинъ. Въ немъ исчезали все понятія о бракъ, родствъ и сословіяхъ, и дъти, происходящія отъ такого неограниченнаго смъшенія половъ, были немедленно убиваемы. Такого кровожаднаго и ужаснаго разврата не видано было ни въ одномъ обществъ, и, повторяемъ, ни въ чемъ не выразилось такъ сильно конечное разложение нравовъ. Хотя въ общество Ареои вступали болъе лица высшаго сословія, но примітрь его не остался безь вліянія и на низшій классъ. Сначала дітоубійство совершалось по предписанію закона, для истребленія плода преступленія, совершеннаго лицами двухъ различныхъ сословій, но въ началъ XIX-го стольтія оно вошло уже вь нравы, и родители убивали дътей своихъ просто для избавленія себя отъ труда воспитывать ихъ. Это могло содъйствовать къ уменьшенію народонаселенія.

Всѣ изложенные нами факты, истекая изъ человъческой воли и заблужденій, могли бы быть повидимому исправимы, но надъ ними висить какой-то неумолимый законъ природы, видимо обрекающій на погибель это племя. Тамъ, гдъ нътъ ни общества Ареои и никакихъ другихъ очевидныхъ причинъ къ истребленію, оно уменьшается какъ бы само собою. Въ отношеніи мужчинъ къ женщинамъ замъчается слъдующее: на 100 мужчинъ приходится 75 или 80 женщинь, а въ другихъ мъстахъ на двухъ мужчинъ-одна женщина. На островахъ Сандвичевыхъ правительство старалось усилить народонаселеніе и положило извъстныя льготы отцамъ семейства, имъющимъ трехъ дътей, --- что же? въ нъкоторыхъ округахъ съ 8-ю тысячами жителей оказалось только по три семейства съ тремя дътьми. Большая часть браковъ были бездітны. Туземцы будто предчувствують предстоящую гибель ихъ племени. Одинъ вождь Новой Зеландія говорилъ англійскому миссіонеру и путешественнику съ глубокою грустью и смиреніемъ: "Наше племя осуждено на смерть; бълый человъкъ завладъетъ нашими полями". Этотъ законъ приходить въ исполненіе, ускользая отчасти оть нашего пониманія.

Въ оправданіе миссіонеровъ замѣтимъ, что тамъ, гдѣ миссіи дѣятельнѣе, народонаселеніе остается на одной точкѣ, не двигаясь ни впередъ, ни назадъ. Остается рѣшить, остановить ли христіанство упадокъ народонаселенія въ Океаніи? Во всякомъ случаѣ можно сказать, что связь съ Европейцами внесла сюда новый источникъ жизни, которая необходимо должна развернуться подъ этимъ роскошнымъ небомъ; но спасетъ ли она жителей Океаніи, не слишкомъ ли опоздала эта помощь—трудно рѣшить. Нока остановимся на этомъ и постараемся далѣе разсказать о первомъ столкновеніи Европейцевъ съ туземцами, о распространеніи между ними христіанства, и представить характеристику океанійскихъ народовъ.

#### НЪСКОЛЬКО СЛОВЪ О ПОКОЙНОМЪ НИКОЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧВ ФРОЛОВВ \*).

Четвертый томъ "Магазина Землевъдънія и Путешествій" выходитъ въсвътъ по смерти издателя, приготовившаго его къ печати и на смертномъ одрѣ выправлявшаго корректурные листы послъднихъ статей. Друзья покойника, принявшіе на себя обязанность продолжать начатое имъ предпріятіе, нашли этотъ томъ совершенно готовымъ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ является на судъ читателей. Дъло ихъ слъдовательно внереди.

Но съ принятою ими на себя обязанностію соединена другая, къ сожальнію, не всегда выполняемая у насъ въ Россіи. Сколько благородныхъ и заслуженныхъ дъятелей всякаго рода сошло у насъ въ могилу, не вызвавъ своею смертію признательной и безпристрастной оцънки совершенныхъ ими трудовь! Люди близкіе какъ будто совъстятся говорить о дорогомъ для нихъ покойникъ; посторонніе, которымъ нечего бояться упрека въ лицепріятіи, при самомъ искреннемъ желаніи сказать что-нибудь, должны молчать по недостатку свъдъній. А между тъмъ, ничто не даеть человъку такой твердости въ исполненіи обязанностей, ничто такъ не укръпляеть его въ трудъ и честной борьбъ, какъ увъренность въ томъ, что по смерти его ему воздано будеть должное и что посильная дъятельность его найдеть благодарныхъ цънителей.

Николай Григорьевичъ Фроловъ родился въ исходъ 1812 года. На седьмомъ году отъ рожденія, онъ уже поступиль въ Пажескій корпусъ, куда быль принять по Высочайшему повельнію, въ уваженіе заслугь отца его храбраго воина, убитаго въ чинъ генераль-майора, подъ Полоцкомъ. Въ 1830 году Фроловъ быль выпущенъ прапорщикомъ въ гвардію, въ Семеновскій полкъ. Онъ любиль службу и занимался ею съ тою добросовъстностію, которая составляла отличительную черту его характера. Несмотря на то, онъ вышелъ черезъ четыре года въ отставку. Побудительнымъ поводомъ къ этому поступку, на который онъ ръшился не безъ борьбы съ самимъ собою, была горячая потребность высшаго образованія, не дававшая ему покоя. Онъ уъхаль въ Дерптъ, а отгуда въ Германію, гдъ провель около пяти лътъ въ постоянной работъ. Тамъ встрътилъ онъ первую супругу свою

<sup>\*)</sup> Напечатано при IV томъ "Магазина Землевъдънія и Путешествій".

(Е. И. Галахову), женщину необыкновенно умную и просвъщенную, вліяніе которой окончательно утвердило его въ намфреніи посвятить себя наукъ. Трудность заключалась въ выборъ предмета занятій. Любознательность Фролова долго не позволяла ему остановиться на одной какой-нибудь отрасли знанія и требовала самой разнородной пищи. Съ этою целью опъ въ 1837 г. поселился въ Берлинъ и слушалъ въ тамошнемъ университетъ курсы исторіи, философіи, права и естественныхъ наукъ. Многія изъ ученыхъ знаменитостей, которыми въ то время такъ богатъ былъ Берлинъ, знали лично Фролова, цънили надлежащимъ образомъ его благородныя стремленія и помогали ему своими совътами. Но планъ, по которому онъ трудился, быль слишкомъ общиренъ и потому не могь быть выполненъ. Къ счастію, Фроловъ умълъ во-время остановиться: изъ разнообразныхъ занятій своихъ овъ вынесъ не пресыщение и усталость, а многосторонне развитый умъ и непоколебимую въру въ достоинство всъхъ частей науки. Въ лекціяхъ знаменитаго Риттера онъ наконецъ нашелъ то, чего онъ такъ долго и такъ жадно добивался. Эти лекціи опред'влили всю его посл'ядующую д'явтельность. Въ бумагахъ покойника сохранились следы его юношескихъ думъ и исканій. Неустановившіяся, бродившія въ немъ идеи искали себѣ выхода и выраженія; онъ много писаль въ этотъ періодъ своей жизни, но писаль для себя и для немногихъ близкихъ ему людей. Всв эти опыты проникнуты чистою любовью къ добру и къ истинъ. Видно, что вниманіе молодаго писателя рано остановилось на вопросахъ, которые не переставали занимать его до самой кончины. Развалины Картезіанскаго монастыря близь Павіи внушили ему горячо прочувствованную статью объ отношеніи жизни созорцательной къ жизни дъятельной. Результатомъ посъщенія Женевской тюрьмы было цълое изслъдованіе, обнаруживающее не одно участіе къ предмету, но и добросовъстное изучение всъхъ исправительныхъ системъ, какія въ то время были въ ходу.

Послъ кратковременнаго пребыванія въ Россіи, бользнь супруги, вскоръ потомъ умершей, побудила Фролова снова покинуть родину и провести еще иъсколько лътъ за границею. Испытанный горькими личными утратами, онъ кръпче привязался къ наукъ, надежной цълительницъ душевныхъ ранъ. Онъ много путешествоваль, видъль большую часть Европы и учился не по однимъ книгамъ, заготовляя матеріалы для будущихъ скромныхъ, съ цѣлью общей пользы, а не извъстности, задуманныхъ имъ трудовъ. Когда вышелъ первый томъ "Космоса", Фроловъ тотчасъ принялся за переводъ этого творенія, которымъ великій естествоиспытатель завершалъ свое славное поприще. Три тома русскаго перевода "Космоса" давно находятся въ рукахъ нашей публики. Они снабжены пояснительными дополненіями и примъчаніями, которыхъ нътъ въ подлинникъ и которыя свидътельствують о ръдкомъ трудолюбін и добросов'єстности переводчика. Сверхъ того, Фроловъ нам'ьревался приложить къ своему переводу полное обозрение деятельности Александра Гумбольдта, въ которую, можно сказать, входить вся исторія естественныхъ наукъ съ конца прошлаго столътія. Но этотъ трудъ, изъ котораго извлечено было нъсколько статей, помъщенныхъ въ Современникъ, не удовлетворилъ самого автора, много разъ возвращавшагося къ нему съ новымъ жаромъ и оставившаго въ бумагахъ своихъ только, незадолго до смерти, снова написанную исторію первыхъ путешествій Гумбольдта.

Съ 1847 года Фроловъ постоянно жиль въ Россіи. Поселившись въ Москвъ, гдъ у него былъ немногочисленный, но горячо любившій и уважавшій его кругь друзей, онь, несмотря на новыя, поразившія его несчастія и потери, остался въренъ дълу, которому думаль посвятить всъ силы свои. Понимая вполив значеніе сравнительнаго землеввлівнія, созданнаго почти на глазахъ нашихъ Гумбольдтомъ, Риттеромъ и ихъ даровитыми последователями, онъ хотълъ участвовать въ перенесени на русскую почву этой еще новой и у насъ столь мало извъстной науки. Въ эти планы и надежды не входили никакіе разсчеты личнаго самолюбія. Источникомъ ихъ было чувство, которое мы смъло позволимъ себъ назвать гражданскимъ. Способный понимать науку въ ея самостоятельномъ, независимомъ величіи, покойный другъ нашъ смотрълъ на нее преимущественно съ точки зрѣнія пользы, какую она можетъ принести Россіи. Вотъ откуда черпалъ онъ свое неослабное рвеніе. Онъ очень хорошо зналъ, что труды собирателя и переводчика ученыхъ сочиненій обращають на себя мало вниманія и не дають правь на почетную извъстность, но это не мъшало ему работать до изнеможенія.

Русское Географическое общество, къ числу членовъ котораго принадлежалъ Н. Г. Фроловъ, неоднократно обращалось къ нему съ предложеніями, доказывающими дов'тріе, какимъ онъ пользовался со стороны людей, наиболье способныхъ къ върной оцънкъ его трудовъ и знаній. Ему, между прочимъ, предложено было взять на себя редакцію Географическаго словаря Русской имперіи. Недовъріе къ собственнымъ силамъ побудило Фролова отклонить отъ себя это порученіе. Слідя съ живымъ участіемъ за блестящею и общирною дъятельностію Географическаго общества, онъ надъялся служить ему частными изданіями, направленными къ той же цёли и проникнутыми темъ же духомъ. Такимъ образомъ родилась въ немъ мысль о "Магазинъ Землевъдънія и Путешествій", съ дополненіями, имъвшими состоять изъ "Собранія старыхъ и новыхъ путешествій". Обстоятельства не позволили ему осуществить вполнъ свои предположенія. Съ 1852 года вышло три тома "Магазина". Многочисленные, частію совершенно готовые, частію заказанные матеріалы для "Собранія старыхь и новыхь путешествій", войдуть въ "Магазинъ" особеннымъ отделомъ. Друзья покойника исполнять свято его волю и постараются вполнъ передать публикъ все то, что онъ такъ заботливо и безкорыстно для нея готовиль.

Въ самомъ дѣлѣ, безкорыстнѣе и самоотверженнѣе Фролова нельзя было дѣйствовать. Онъ жертвовалъ деньгами, временемъ, наконецъ, даже здоровьемъ, безъ всякихъ надеждъ на личное вознагражденіе. Кромѣ общей пользы, у него ничего не было и не могло быть въ виду. Цѣна, положенная имъ за его книги, была такъ незначительна, что, даже въ случаѣ самой успѣшной продажи, она не въ состояніи была бы покрыть издержки изданія. Назначивъ высокую плату за оригинальныя статьи, онъ надѣялся дать молодымъ талантливымъ ученымъ возможность трудиться надъ любимою его

наукою. Богатая книгами и географическими картами, собранная имъ еще въ то время, когда денежныя средства его были крайне ограничены, библіотека предоставлялась свободному пользованію всёхъ участниковъ въ "Магазинъ".

Первый томъ "Магазина" быль довольно холодно принятъ журнальною критикою и читателями. Намъ кажется, что причина этой неудачи заключается въ пестротъ статей, ръзко переходящихъ отъ строго ученаго къ чисто понулярному способу изложенія. Отсюда происходить какая-то неопредівленность въ характеръ цълой книги. Тъмъ не менъе, она содержить въ себъ нъсколько статей истинно превосходныхъ, которыхъ было бы достаточно для успъха всякаго ученаго сборника. Второй и третій томы были счастливъе перваго. Изъ нихъ видно, что Фроловъ пріобрълъ большую опытность въ своемъ дълъ и върнъе сталъ понимать дъйствительныя потребности русской публики. Въ предисловіи ко второму тому, составленному изъ переводовъ географическихъ статей Риттера и "Воззрѣній на природу" Александра Гумбольдта, издатель ясно высказаль мысль, заставлявшую его такъ часто обращаться къ иностраннымъ литературамъ. "Вносить въ отечественную словесность произведенія чуждыхъ литературъ" — говорить онъзначить дълать ее соучастницею въ движеніи всемірной литературы. Черезъ это созданія человіческой мысли расширяють свой кругь дівствія, пріобр'єтають, вн'є своей т'єсной родины, новое отечество и, подъ другимъ небомъ, воздълываемыя другою ръчью, приносять новые плоды. Чужеземныя творенія только переложеніемъ на народный языкъ дёлаются истиннымъ достояніемъ нашей отечественной почвы и могутъ на ней плодотворно переработываться; испытуемыя, пов'вряемыя нашимъ роднымъ говоромъ, только помощію изящнаго переводнаго языка эти творенія соглашаются съ нашимъ народнымъ духомъ, приспособляются къ потребностямъ народной образованности, входять въ умственное обращение страны и вмъстъ съ тъмъ приносять и всемірно-историческое мірило для наших туземных литературныхъ произведеній". Эти слова, опред'вляя точку зр'внія самого Фролова, могуть въ то же время служить превосходнымъ ответомъ на толки людей, утверждающихъ, что намъ не для чего переводить ученыя творенія Запада, потому что тв, кого занимаеть содержание подобныхъ книгъ, читаютъ ихъ въ подлинникъ, а другимъ онъ вовсе не нужны.

. По поводу перевода географическихъ статей Риттера намъ случалось слышать другія, столь же основательныя и д'вльныя возраженія, къ сожальнію, находящія всегда готовый отголосокъ въ масс'в, такъ называемыхъ, любителей легкаго чтенія. По мн'внію многихъ, издатель "Магазина" не долженъ былъ бы пом'вщать въ своемъ изданіи статей до такой степени неясныхъ и трудныхъ. Ихъ, по крайней м'тр, надобно было бы перед'влать, приноровить къ свойствамъ русскаго ума, который во всемъ любить ясность и простоту, говорили критики, которыхъ мы им'темъ въ виду. Но трудность пониманія Риттеровыхъ статей существуєть въ равной степени для Н'тыща и для Русскаго, на обоихъ языкахъ. Эта трудность состоитъ не столько въ тяжеломъ изложеніи, сколько въ новизн'ть идей, къ которымъ

мы еще не успъли привыкнуть и для яснаго уразумънія которыхъ необходимы многостороннія свъденія. Въ настоящее время этихъ глубокомысленныхъ теорій никакъ нельзя сдівлать популярными и общедоступными, по той причинъ, что онъ невполнъ выработались и не представляютъ замкнутаго въ себъ цълаго. Мы должны пока принимать идеи Риттера въ той формъ, въ какой онъ вышли и выходятъ изъ-подъ пера геніальнаго географа, не посягая на эту форму, которую еще трудно отдълить отъ содержанія. Печатая переводъ Риттеровыхъ изслъдованій, Фроловь имъль въ виду не большинство читателей, которымъ онъ въ той же книгъ далъ самое изящное изъ твореній Гумбольдта, а тъхъ немногочисленныхъ, но горячихъ, разсъянныхъ по разнымъ концамъ нашего отечества тружениковъ, до которыхъ пикогда не дойдетъ подлинникъ Риттера. И если нъмецкая мысль, прикосновеніемъ своимъ къ одному изъ такихъ, вдали отъ центровъ просвъщенія изнывающихъ русскихъ умовъ, оплодотворитъ его и подвинетъ къ самостоятельной діятельности на поприщі юнаго землевіздінія, то ціль, которую поставилъ себъ издатель "Магазина", будеть вполиъ достигнута и трудъ его богато вознаграждень. Знакомый съ современнымъ состояніемъ географическихъ наукъ и съ ихъ литературою, Фроловъ твердо шелъ своей дорогой, прислушиваясь къ мижнію настоящихъ цжнителей и не обращая вниманія на дешевые сов'єты придирчиваго и взыскательнаго дилеттантизма.

Третій гтомъ, въ которомъ помѣщено много статей, написанныхъ русскими учеными, служить доказательствомъ, что предпріятіе Фролова было по достоинству опѣнено представителями нашего просвѣщенія. Со всѣхъ сторонъ; изъ Сибири, съ Кавказа, получалъ онъ письма съ предложеніями сотрудничества, матеріаловъ. Нельзя было не радоваться такому, можно сказать, съ боя взятому успѣху. Но эта радость была непродолжительна. Часть полученныхъ писемъ осталась безъ отвѣта. Въ то самое время, когда передъ нимъ расширялось поприще благотворной и отрадной дѣятельности, когда ему, повидимому, предстояло успокоеніе послѣ испытанной тяжкими страданіями жизни, Богу угодно было положить конець этой жизни. Фроловъ скончался 15-го января 1855 года, на 43-мъ году отъ рожденія, въ Черниговскомъ имѣніи своей супруги. Онъ умеръ спокойно, съ твердымъ сознаніемъ своего положенія и съ неохладѣвшимъ участіемъ ко всему, что любиль въ дни молодости и здоровья. Только съ послѣднимъ біеніемъ сердца затихла въ немъ потребность дѣлать добро и приносить пользу.

Слово труженикъ у насъ давно получило ироническое, оскорбительное для того, къ кому оно относится, значеніе. А между тѣмъ это слово выражаеть рѣдкое, въ высшей степени благородное свойство. Гордясь богатыми дарами, которыми природа такъ щедро надѣлила Русскаго человѣка, въ особенности его способностію исправлять въ нѣсколько часовъ упущенія. происходящія отъ цѣлыхъ мѣсяцевъ лѣни и праздности, мы какъ будто свысока смотримъ на всякую упорную и непрерывную дѣятельность. Мы готовы называть труженикомъ каждаго, кто подчинилъ свой день извѣстному, неизмѣнному порядку и никогда не откладываеть до завтра то, что онъ долженъ сдѣлать сегодня. Къ числу такихъ тружениковъ принадлежалъ Фро-

ловъ. Природа не обидъла его дарами своими, обстоятельства часто давали ему возможность пользоваться совершеннымъ досугомъ; но онъ носилъ въдушъ непреклонное, до жестокости доходившее чувство долга.

Умирая, онъ имъть право сказать, что сдълаль все, что могь сдълать въ предълахъ отмъренной ему Провидъніемъ жизни. Такое сознаніе было для него тъмъ утъщительнъе, что онъ глубоко въриль въ нравственную силу просвъщенія, которому такъ честно и безкорыстно служиль съ ранней молодости своей.

1855-й годъ богатъ утратами для Россіи. Передъ славными кончинами Севастопольскихъ защитниковъ блёднёеть тихая, хотя мужественная смерть скромнаго труженика науки. Но его отсутствіе будетъ замётно въ тёсныхъ рядахъ того войска, которому Россія ввёрила знамя своей образованности.

# ОСЛАВЛЕНІЕ КЛАССИЧЕСКАГО ПРЕПОДАВАНІЯ ВЪ ГИМНАЗІЯХЪ И НЕИЗВЪЖНЫЯ ПОСЛЪДСТВІЯ ЭТОЙ ПЕРЕМЪНЫ \*).

Отмъна въ 1851 году преподаванія греческаго языка въ большей части русскихъ гимназій не безъ причины изумила и, смъю сказать, опечалила встхъ, принимающихъ къ сердцу судьбы русскаго просвтщенія и знакомыхъ съ ходомъ его развитія. Этою мірой безспорно нарушалось строгое единство системы, оправдавшейся на дёлё въ семнадцатилетнее, столь богатое успъхами всякаго рода, министерство графа С. С. Уварова. Державная мысль, которой графъ Уваровъ былъ счастливымъ и искуснымъ истолкователемъ, ясно опредълила задачу русскаго просвъщенія, возвративъ насъ къ кореннымъ началамъ русской жизни, отъ которыхъ въ продолжение полутора столътія мы болъе или менъе постоянно уклонялись. Исключительное и вредное преобладаніе иноземныхъ идей въ дълъ воспитанія уступило мъсто системъ, истекшей изъ глубокаго пониманія русскаго народа и его потребностей. Эта система, изгоняя изъ нашихъ учебныхъ заведеній все ненужное, случайно занесенное извиъ, значительно усилила чисто научную и учебную часть. Неоспоримые факты доказывають, какъ быстро двинулась у насъ наука въ эти семнадцать лътъ и насколько стала она независимъе и самостоятельнъе. Обязанности русскаго преподавателя, отъ профессора университета до сельскаго учителя, были опредълены съ возможною отчетливостью. Каждому указана была цёль его трудовъ, состоявшая въ преподаваніи слушателямъ нужныхо имо знаній въ надлежащей полноть и современномъ, достойномъ науки



<sup>\*)</sup> Статья эта написана въ 1855 году и напечатана въ № 97 "Московскихъ Въдомостей" 1860 года подъ названіемъ "Офиціальной Записки" съ пропускомъ нъсколькихъ неразобранныхъ словъ, возстановленныхъ затвиъ во 2-мъ изданіи 1866 г. Записка эта была найдена въ черновыхъ бумагахъ, и неизвъстно достигла-ли она своего назначенія.

видъ, безъ стороннихъ, нейдущихъ къ преподаванію примъсей. Умственная связь Россіи съ европейскою образованностію не была ослаблена; но отношеніе измънилось къ нашей выгодъ. Мы продолжали учиться у старшихъ братьевъ нашихъ, мы не отреклись отъ благъ просвъщенія, но пріобръли право критики и самостоятельнаго приговора.

Мѣры, принятыя въ 1851 г. противъ преподаванія древнихъ языковъ въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ, остановили правильное развитіе системы, зрѣло обдуманной и превосходно приводимой въ исполненіе. Люди, понимавшіе дѣло, были тѣмъ болѣе огорчены, что мѣры эти должны были неизбѣжно вести къ усиленію тѣхъ именно идей, противъ которыхъ онѣ очевидно были направлены.

Споръ между такъ называемымъ реальнымъ и классическимъ образованіемъ, основаннымъ на знаніи древнихъ языковъ, давно начался въ Европъ. Одностороннее направленіе, господствовавшее въ западныхъ школахъ, рано вызвало противодъйствіе общественнаго мнънія. Монтень и Баконъ уже указывали на больныя стороны современныхъ имъ педагогическихъ методъ, хотя ни того, ни другаго, въ особенности Монтеня, нельзя назвать реалистомъ въ нынъшнемъ значени этого слова. Записные филологи признавали недостатки воспитанія, главною цізью котораго было образовать хороших і латинистовъ. Знанія, пріобр'єтаемыя въ училищахъ 16 и 17 столістій, могли быть прилагаемы къ жизни только весьма немногими лицами; настоящія потребности огромнаго большинства учащихся не находили себъ удовлетворенія. О народномъ образованіи, въ общирномъ смыслъ, не могло быть ръчи при такомъ направленіи. Нельзя сказать впрочемъ, чтобы ученыя школы трехъ последнихъ столетій постоянно достигали даже той ограниченной цели, которую онъ преимущественно имъли въ виду. Тяжелый методъ преподаванія требоваль страшнаго напряженія памяти, но різдко обращался къ мыпленію и отнималь у большей части учениковь всякую охоту къ занятіямь. Дъло критики было, слъдовательно, легкое. Здъсь было бы неумъстно изложеніе полемики, начавшейся еще въ эпоху Тридцатильтней войны и продолжающейся донынъ. Нельзя однако не замътить, что, начиная отъ Вольфганга Ратиха, который, сколько намъ извъстно, первый выступилъ съ готовою педагогическою системою противъ существовавшихъ въ его время учебныхъ методъ, до современнаго намъ, заслужившаго громкую извъстность прусскаго педагога Дистервега, всв противники исключительно-классическаго образованія сходятся въ основныхъ началахъ своей теоріи. Они требують отъ школы непосредственнаго примънснія къ цълямъ жизни; ослабляя научный элементь преподаванія въ пользу практически-пригоднаго или такъ называемаго реальнаго, они хотять дъйствовать какъ можно болье на разсудокъ ученика и оставляють какъ можно менъе дъла памяти и фантазіи; наконецъ; они требують оть самыхъ методъ преподаванія какъ можно большей легкости, простоты и однообразія. Во всемъ этомъ есть безспорно много справедливаго, върнаго, но стольтній опыть успъль показать недостатки и положительно вредныя стороны новыхъ теорій общественнаго воспитанія, получившихъ особенно важное значеніе для Европы съ техъ поръ, какъ въ

числѣ ихъ защитниковъ явились такіе писатели, какъ Жанъ-Жакъ Руссо, и такіе благородные, самоотверженные наставники юношества, какъ Песталоцци. Девизомъ преобразователей было, какъ намъ кажется, худо понятое изреченіе: non scholae, sed vitae discendum (надобно учиться не для школы, а для жизни).

Въ 1747 году въ Берлинъ возникла первая, заслуживающая этого названія реальная школа. Основатель ся, пасторъ Гекеръ, ввель для своихъ воспитанниковъ преподаваніе всёхъ полезныхъ въ житейскомъ быту наукъ, искусствь и ремеслъ, начиная съ древнихъ языковъ до выдълки кожъ. Ежедневное число учебныхъ часовъ состояло изъ одиннадцати, не считая времени, которое шло на приготовленіе уроковъ. По странному, но характеристическому случаю, первое имя, встречаемое въ спискахъ пансіонеровь Берлинской реальной школы, было имя Николаи, столь извъстнаго въ послъдствін книгопродавца, писателя и журналиста. Онъ всю свою жизнь ратоваль за просвющеніе, понимая подъ этимъ отрицаніе всякаго рода предразсудковъ. Но по митию Николаи и его друзей, вст втрованія, иден и убъжденія человъчества, которыхъ нельзя доказать математически или ощупать рукою, принадлежать къ числу вредныхъ предразсудковъ. Конечно, не одинъ Николаи вышель изъ Берлинской реальной школы съ такой идеей о просвъщении. Тъмъ не менъе реализмъ дълалъ быстрые успъхи. "Эмиль", этоть красноръчивый протесть противъ искусственнаго воспитанія, написанный человъкомъ, который не върилъ въ пользу просвъщенія и науки-"Эмиль" сдълался настольною книгою матерей семействъ и воспитателей. Европейскіе государи съ живымъ участіемъ слъдили за педагогическими опытами Базедова; давали ему денегъ на изданіе сочиненій, которыми онъ надъялся произвести перевороть въ дъль общественнаго образованія, и поддерживали своими щедротами учрежденный имъ въ Дессау "филантропинъ". Еще большее и вполиъ заслужение внимание обратила на себя дъятельность Песталоппи.

Настала французская революція. Событія двигались съ быстротою, не допускавшею въ зрителяхъ никакихъ другихъ ощущеній, кром' удивленія или ужаса. Но буря пронеслась, и умы нъсколько успокоились; тогда явилась потребность уяснить смыслъ пережитыхъ потрясеній и отыскать ихъ причины. Такихъ причинъ нашлось много. Между прочимъ въ число причинъ французской революціи попало преподаваніе древнихъ языковъ и древней исторіи въ школахъ. Этимъ путемъ, говорили близорукіе обвинители классическаго образованія, проникають развившіяся въ Греціи и Рим'в республиканскія идеи въ незрълые умы юношества, отрывають ихъ отъ дъйствительности и поселяють въ нихъ опасныя мечты свободы и равенства. Такимъ образомъ бъдныя заведенія, въ которыхъ процвътали еще древніе языки, подверглись двоякому нарекапію. Съ одной стороны, ихъ упрекали въ томъ, что они стоятъ далеко отъ жизни и не приготовляютъ воспитанниковъ своихъ къ практической ділтельности; съ другой, они должны были отвъчать за страшный нереворотъ, до дна возмутившій жизнь европейскаго общества. Противоръчіе, заключающееся въ этихъ обвиненіяхъ, очевидно.

Вообще вопросъ былъ поставленъ съ крайнимъ легкомысліемъ. Французы временъ Людовика XV и XVI не отличались вовсе глубокимъ знаніемъ классической древности или даже пристрастіемъ къ ней. Люди, участвовавшіе въ революціи, заимствовали свои идеи не изъ греческихъ или римскихъ писателей, а изъ ближайшихъ источниковъ современной имъ литературы, меите подчиненной вліяніямъ древности, чтить литература предъидущаго XVII стольтія; между главными дъятелями революціи встрычается столько же, если не болье, математиковь, врачей и натуралистовь, сколько и людей съ общимъ образованіемъ, которое въ тогдашней Франціи не было уже исключительно основано на филологическихъ знаніяхъ. Что въ эпоху революціоннаго опьяненія парижскіе парикмахеры и портные, отрекаясь отъ христіанскихъ именъ, данныхъ имъ при крещеніи, величали себя Солонами, Брутами и Катонами,--ничего не доказываетъ, кромъ жалкаго невъжества ремесленнаго класса, котораго свъдънія о великихъ людяхъ Греціи и Рима ограничивались знаніемъ именъ. Позволимъ себть разсказать по этому поводу слтьдующій случай. Въ эпоху отпаденія отъ Испаніи ея американскихъ владівній, жители Парагвая провозгласили у себя, по прим'тру состедей, республиканскую форму правленія, но были въ большомъ затрудненіи насчеть титулованія новыхъ властей. По счастію, у кого-то нашелся разрозненный томъ сочиненій Роллена, содержавний въ себъ часть Римской исторіи. Руководствуясь свіжимъ знаніемъ, только что почерпнутымъ изъ открытой ими книги, законодатели парагвайскіе ввели немедленно въ употребленіе званіе диктатора, консуловъ и т. д. Едва ли кому придетъ однако въ голову заподозрить ихъ въ намъреніи перенесть на свою почву политическія формы и идеи Римской республики? Французская революція не одинокое, не безпримърное явленіе въ новой исторіи. Ей предшествовала свобода Нидерландовъ, англійская революція семнадцатаго въка, провозглашеніе республики Съверо-Американскихъ Штатовъ. Она тъснъе связана съ этими событіями, нежели съ преданіями классическаго міра. Никто однако не думалъ выводить образа мыслей и дъйствій Вильгельма Оранскаго, Кромвеля или Франклина изъ Өукидида и Тита Ливія. И несмотря на все, что можно было сказать въ защиту классическаго образованія, предупрежденное противъ него общественное митие болье и болье дружилось съ реальнымъ направленіемъ. Политическія обстоятельства помогали этому направленію. Небывалое развитіе промышленности, последовавшее за миромъ 1815 г., побудило европейскія правительства усилить средства техническаго образованія для подданныхъ. Сверхъ спеціальныхъ, учрежденныхъ съ этою цълью заведеній, въ большей части обыкновенных общеобразовательных училищь, въ гимназіяхъ и т. д., введено преподаваніе естественныхъ и математическихъ наукъ, почти всегда къ ущербу чисто-классическаго элемента. Безразсудно было бы возставать противъ явленій, въ которыхъ выражалась существенная потребность, но, удовлетворяя этой потребности, не слъдуеть терять изъ виду другихъ, быть можеть, высшихъ благъ и целей воспитанія. Не о единомъ хльбь сыть человько. Рышительный перевьсь положительныхъ, примъняемыхъ къ матеріальнымъ сторонамъ жизни знаній надъ

тъми, которыя развивають и поддерживають въ сердцахъ юношества любовь къ прекраснымъ, хотя, быть можеть, и неосуществимымъ идеаламъ добра и красоты, неминуемо приведеть европейское общество къ такой нравственной болъзни, отъ которой нътъ другаго лъкарства кромъ смерти. Въ настоящее время Европа покрыта реальными заведеніями всякаго рода, отъ высшихъ (Bürgerschulen) до элементарныхъ, но на томъ же началъ основанныхъ школъ. Нъкоторыя изъ этихъ заведеній вовсе изгоняютъ преподаваніе древнихъ языковъ и близкихъ къ нимъ предметовъ (древняя исторія излагается гораздо короче средней и новой), другія допускаютъ ограниченное небольшимъ числомъ учебныхъ часовъ преподаваніе латинскаго языка. Впрочемъ, споръ объ отношеніи классическаго элемента къ реальному еще не конченъ, еще не найдена возможность согласить ихъ въ одной гармонической системъ народнаго воспитанія.

Говорить ли о печальныхъ событіяхъ 1848 года? Роль, какую въ то время играли нъкоторые изъ профессоровъ нъмецкихъ университетовъ въ качествъ членовъ Франкфуртскаго парламента, повидимому укръпила прежнее предубъждение противъ "ученыхъ школъ", откуда могли выйти люди съ такимъ вреднымъ образомъ мыслей. По развъ гимназіи или университеты, гдъ обращено особенное внимание на древние языки и древнюю историю, служать исключительными разсадниками революціонныхъ идей? Самое изв'ьстное изъ реальныхъ заведеній въ Европъ, Политехническая школа, со дня своего основанія сохранила республиканское направленіе. Альфортская ветеринарная школа постоянно высылала своихъ воспитанниковъ на баррикады, какъ только въ Парижъ подымался какой-нибудь мятежъ. Австрійское правительство заводило у себя техническія и реальныя училища; оно никогда не оказывало большаго поощренія классическому образованію, а Вънскіе студенты составили академическій легіонъ. И что общаго между греко-римскимъ міромъ и идеями коммунизма и соціализма, возмущающими западныя массы? Не ближе ли эти идеи, не родственные ли такъ называемому реализму? Сохрани насъ Богъ отъ намъренія заподозръвать въ дурномъ какуюлибо науку. Наукъ вредныхъ нътъ и быть не можетъ. Каждая заключаеть въ себъ часть божественной истины, открывающейся нашему разуму съ разныхъ сторонъ въ духѣ и во внъшней природѣ. Не естественныя науки произвели французскую революцію или нын'вшнія нравственныя бол'взни западной Европы. По нътъ никакого сомнънія, что ихъ ръшительное преобладаніе въ воспитаніи, какъ всякая односторонность, вредно и опасно. Задача педагогіи состоить въ равномърномъ (гармоническомъ) развитіи всъхъ способностей учащагося, изъ которыхъ ни одна не должна быть принесена въ жертву другой. Знакомя юношу только со внъшнею природой и съ ея механическими и химическими законами, естествознаніе, отръшенное оть ученій, имъющихъ предметомъ духовныя стороны бытія, неминуемо приводить къ матеріализму. Само по себъ, оно не въ состояніи удовлетворить нравственнымъ потребностямъ человъка. Шлецеръ, говоря о вліяніи отдъльныхъ наукъ на просвъщение народовъ, сказалъ, что можно представить себъ цълый народъ отличныхъ математиковъ, погруженный въ глубокое

варварство. Почти то-же можно сказать и о естествовъдъніи. Можно предположить существование народа натуралистовъ, безъ всякихъ опредъленныхъ и твердыхъ понятій о добрѣ и злѣ. Прибавимъ, что въ настоящую минуту естественныя науки находятся на особенной ступени развитія. Гордясь недавними и дъйствительно блестящими успъхами, онъ присвоивають себъ право окончательнаго ръшенія вопросовъ, въ продолженіе тысячельтій занимающихъ разумъ человъческій и постоянно вынуждающихъ у него сознаніе собственнаго безсилія. Такое самоупоеніе науки конечно не можеть быть продолжительно. Рано или поздно она должна признать снова существованіе роковыхъ граней, за которыя не дано перешагнуть нашей любознательности. Но въ ожиданіи неизб'єжнаго возврата къ болье трезвымъ и согласнымъ съ законами разума воззрѣніямъ, естествовѣдѣніе сообщаетъ юнымъ умамъ холодную самоувъренность и привычку выводить изъ недостаточныхъ данныхъ решительныя заключенія. Оно много содействовало къ развитію въ образованномъ покольніи Запада той безотрадной и безсильной на великіе нравственные подвиги положительности, которая принадлежитъ къ числу самыхъ печальныхъ явленій нашей эпохи.

Но если польза, приносимая естественными науками, соединена, какъ показано выше, съ нъкоторымъ вредомъ, то, повторяемъ, виною тому не самыя науки, а м'ьсто, данное имъ въ господствующихъ системахъ воспитанія, упускающихъ изъ виду цізлый рядъ способностей и потребностей. которыя такимъ образомъ остаются безъ надлежащей воздълки и удовлетворенія. Мы привели выше девизъ реалистовъ: "надобно учиться не для пколы, а для жизни". Принимая это изръчение въ его настоящемъ смыслъ. они должны допустить, что или ихъ теорія недостаточна, или самое понятіе ихъ о жизни узко и скудно. Требованія жизни безконечно разнообразны: на нихъ можно отвъчать только всестороннимъ развитіемъ всёхъ силь, которыхъ зародыши положены Творцомъ въ духъ человъка. Здъсь ръчь идетъ не о первоначальномъ образованіи низшихъ классовъ, котораго задача и объемы опредъляются каждымъ государствомъ сообразно съ его положеніемъ внутреннимъ и вибшнимъ, а о тъхъ, призванныхъ къ высшей и болъе обширной дізтельности сословіяхъ, спеціальному образованію которыхъ должно предшествовать общее, безъ котораго нъть ни полнаго гражданина, ни полнаго человъка.

Но развѣ древніе языки должны быть вѣчною и неизбѣжною принадлежностью общаго образованія? Неужели, кромѣ исчерпаннаго до дна міра классической древности, намъ неоткуда болѣе заимствовать идей, которыя можно было бы съ успѣхомъ противопоставить угрожающему намъ матеріализму? Неужели христіанская исторія новыхъ государствъ, въ этомъ отношеніи, бѣднѣе языческой, и мы не найдемъ въ ней духовныхъ средствъ противъ загрубѣнія сердецъ и умственнаго упадка?

Отвъчать на эти вопросы можно, по нашему мнънію, не иначе, какъ раздъливъ ихъ на двъ части—строго ученую, научную, и потомъ педагогическую.

Излишне было бы говорить о пользъ, которую изучение древней фило-

логіи успъло уже принести всей совокупности нашихъ знаній. Мало наукъ, которыхъ начала не примыкають къ трудамъ греческихъ мыслителей и ученыхъ. Но польза эта уже принесена, и каждая наука успъла совершить длинный путь, отделяющій ее оть точки отправленія. Зачемь же постояню возвращаться къ этой точкв и повторять безъ надобности зады? говорять люди, считающіе себя по преимуществу представителями умственнаго движенія и защитниками прогресса. Но истинно великія произведенія духа человъческаго отличаются именно своею неисчерпаемостью. Въ этомъ-то и заключается тайна ихъ безсмертія. Нельзя же намъ отказаться отъ наслажденія поэзією древнихъ потому только, что отцы, дёды и прадёды упивались ея непреходящими красотами. Дело идеть вовсе не о превосходстве античнаго искусства надъ новымъ, а о томъ, что одно не можетъ замѣнить другаго, что у каждаго есть своя, ему исключительно принадлежащая область и прелесть. Можно предпочитать Софоклу Шекспира, намъ болѣе близкаго и доступнаго, но кто осмълится сказать, что Софоклъ сталъ ненуженъ съ тъхъ поръ, какъ явился Шекспиръ. Безсмысліе подобнаго приговора бросается въ глаза, потому что оно объяснено ръзкимъ примъромъ; однако приговоръ этотъ истекаетъ изъ цёлой теоріи, имѣющей многочисленныхъ защитниковъ, которые считають себя въ правъ отказываться за насъ оть благороднейшихъ памятниковъ, созданныхъ геніемъ угасшихъ народовъ. Къ счастію, наука не скръпляеть такихъ отреченій своимъ согласіемъ и бережно хранить ввъренныя ей сокровища до другихъ эпохъ, болъе способныхъ ихъ опенить и ими воспользоваться. Но искусство, скажутъ намъ, не удовлетворяеть всъхъ потребностей современнаго человъка, осужденнаго на бой съ дъйствительностью, крайне положительною и трудною. Пусть наслаждается онъ имъ, какъ предметомъ роскоши, въ минуту досуга. Трудовые часы его должны безъ раздела принадлежать науке, которая одна въ состояніи сообщить ему силы, нужныя для успъха въ борьбъ. Оставимъ въ сторонъ вопрось о томъ, можно ли смотръть на искусство какъ на предметъ роскоши и не будемъ повторять тысячу разъ приведенныхъ доказательствъ его благотворнаго вліянія на нравственную жизнь народовъ. Посмотримъ, въ самомъ ли дълъ намъ нечему болъе учиться изъ древней науки; начнемъ съ той именно отрасли, которая повидимому наиболъе совершила успъховъ въ новое время и по этому далъе другихъ отощла отъ колыбели своей, - начнемъ съ естествовъдънія. Относящіеся къ нему труды Аристотеля служать достаточнымь подтвержденіемь сказаннаго нами о неисчерпаемости истинно великихъ произведеній разума. Ссылаемся на добросовъстное свидътельство всъхъ натуралистовъ, изучавшихъ науку не по однимъ новъйшимъ учебникамъ, а знакомыхъ съ ея историческимъ развитіемъ. Неужели они истощили сполна запасъ истинъ, находящихся у безсмертнаго стагирита? Вмѣсто отвѣта, укажемъ на то, что высказали объ Аристотелѣ такіе авторитеты, какъ Кювье и Жоффруа Сентъ-Илеръ. Но ихъ отзывы о трудахъ этого великаго мыслителя по части естественныхъ наукъ можно въ такой же мъръ приложить ко всему, сдъланному имъ и въ другихъ сферахъ знанія. Какой философъ, какой историкъ, политикъ или критикъ въ

состояніи обойтись безъ его сочиненій, когда дѣло идетъ о главныхъ вопросахъ философіи, политической жизни древнихъ или искусства? По самъ Аристотель быль только представителемъ того умственнаго движенія, которое началось гораздо прежде его и продолжалось еще долго по его смерти. Слѣдовательно, онъ можетъ быть изучаемъ только въ связи съ тѣмъ цѣлымъ, къ которому принадлежитъ. Какъ отдѣльное явленіе, онъ почти непонятенъ.

Набросавъ эти строки, мы вовсе не думаемъ, что объяснили значеніе античной науки и органическую связь ея съ настоящимъ. Наша цѣль была только указать на это отношеніе, а раскрыть его потребовало бы времени и свѣдѣній, которыхъ у насъ нѣтъ. Остановимся однако еще на одномъ предметѣ, заслуживающемъ особеннаго вниманія, именно на древней исторіи.

Изъ всъхъ отдъловъ древней исторіи одна только греко-римская представляетъ нъчто оконченное и въ себъ замкнутое. Въ ней одной находимъ мы полное развитие народной жизни, отъ младенчества до дряхлости и конечнаго разложенія. Можно сказать, что каждое значительное явленіе этого длиннаго жизненнаго процесса совершилось подъ солнцемъ исторіи, предъ глазами остальнаго человъчества. Воть почему судьбы Греціи и Рима всегда были и останутся надолго любимымъ предметомъ думы и изученія для великихъ историковъ и мыслящихъ умовъ, ищущихъ въ исторіи такихъ же законовъ, какимъ подчинена природа. Явленія новой, христіанской исторіи еще далеки отъ своего завершенія; каждое можеть своими последними результатами представить горькое обличение невърности суждений, которыхъ они были предметомъ. Чрезъ всв событія, составляющія содержаніе последнихъ пятнадцати вековъ, отделяющихъ насъ отъ Константина Великаго, тяпется одна живая нить, и концы ея въ рукт Божіей. Органическая нить, которою были связаны событія языческаго міра, переръзана христіанствомъ. Грецію и Римъ можно теперь сравнить съ превосходно сохранившимся трупомъ, надъ которымъ анатомъ-историкъ не только изучаетъ строеніе народныхъ организмовъ, но изъ котораго онъ извлекаетъ притомъ законы, приложимые и къ мимобъгущей, неуловимой для него жизни. Для науки классическій міръ еще не утратиль своего значенія; сокровища, хранящіяся въ его глубинъ, еще не истощились и способны обогащать смълыхъ дъятелей, не утратившихъ въры въ древнюю мудрость.

Намъ остается сказать нёсколько словъ о томъ же вопросъ съ *педаго-гической* точки зрънія.

Non scholae, sed vitae discendum, говорить реальная школа и торопится снабдить юношу какъ можно большимь количествомъ разнородныхъ свъдъній, какъ бы внушая ему тъмъ, что въ жизни некогда учиться, что онъ долженъ взять на дорогу такой запасъ учености, котораго бы было достаточно до конца его земнаго странствованія. Мы уже позволили себъ выразить сомнъніе на счеть правильнаго, со стороны реалистовъ, пониманія выбраннаго ими девиза. Неужели они въ самомъ дълъ думаютъ дать въ пиколъ все пужное для жизни и проводятъ такую ръзкую черту между по-

слъднею и ученіемъ? Въ дъйствительности существованія этого ошибочнаго воззрънія, котораго впрочемъ не раздъляли ни Песталоцци, ни другіе достойнъйшіе представители того же направленія, насъ отчасти убъждаетъ самое накопленіе учебныхъ часовъ и предметовъ, которое встръчаемъ въ большей части реальныхъ школъ. Ясно, что здъсь дъло не въ качественномъ, внутреннемъ, а въ количественномъ, внѣшнемъ приготовленіи къ жизни. Осьмнадцатилътній мальчикъ, вставая въ послъдній разъ со скамьи высшаго класса средняго реальнаго заведенія, долженъ обыкновенно знать законъ Божій, два новыхъ языка сверхъ отечественнаго, алгебру, геометрію, физику, химію, естественную исторію органическихъ царствъ природы, исторію, географію и даже право—на столько, на сколько этихъ свъдъній нужно для практическаго приложенія. Спрашиваемъ, есть ли возможность достигнуть этой цъли безъ чрезмърнаго напряженія силъ и тъмъ самымъ охлажденія любознательности въ учащемся?

Иначе понимаетъ свою задачу здравая педагогія, менъе заботящаяся о накопленіи знаній и болье обращающая вниманіе на развитіе и упражненіе духовныхъ силъ. Ограничивая по мъръ возможности число предметовъ преподаванія, она ставить на первомъ планъ древнюю филологію, какъ незамънимое никакимъ другимъ средство нравственнаго, эстетическаго и логическаго образованія. Основательное изученіе древнихъ языковъ, которыхъ правила получили математическую точность и опредъленность, не только сообщаеть эти же свойства уму, но въ высшей степени облегчаеть занятіе новыми языками, такъ что простое грамматическое знаніе греческаго и латинскаго языка ведеть за собою целый рядь другихъ пріобретеній, съ избыткомъ вознаграждающихъ за употребленное время. Но не въ этомъ заключается главная польза изученія классической литературы. Гдв какъ не въ ея отборныхъ намятникахъ, найдемъ мы столь совершенное сочетаніе изящной формы съ благороднымъ содержаніемъ? Откуда вынесеть юноша столь чистое понятіе о красотъ и столь возвышенныя чувства нравственнаго долга и человъческаго достоинства? Въ понятіяхъ и убъжденіяхъ Гредіи и Рима было безспорно много ложнаго и непримънимаго къ быту новыхъ гражданскихъ обществъ; но умному наставнику не трудно отдълить чисто-историческое, временное, отъ общечеловъческаго, въчно-истиннаго элемента въ твореніяхъ греческихъ поэтовъ и мыслителей. Вліяніе античныхъ политическихъ теорій могло быть опасно при незнакомствъ съ исторіей; но въ настоящее время и эта опасность прошла, или по крайней мъръ грозить уже совствить не съ той стороны.

До 1851 г. русскія гимназіи шли медленнымъ, но върнымъ шагомъ къ указанной имъ цъли. Имъ предстояла задача осуществить идеалъ средняго заведенія, приготовляющаго своихъ воспитанниковъ не къ одному университету, но и къ жизни, не чрезъ поверхностное многознаніе, а чрезъ основательное и всестороннее развитіе способностей. Цѣль эта теперь отодвинута на задній планъ. По гдѣ же плоды семнадцатильтняго классическаго направленія? говорять его противники, ссылаясь на въ самомъ дѣлѣ неудовлетворительное состояніе древнихъ языковъ въ нынъшнихъ гимназіяхъ.

Отвътъ на этотъ упрекъ не труденъ: полезное и плодотворное дъйствіе филологіи возможно только при достаточномъ количествъ хорошихъ, знающихъ дъло и усердныхъ къ нему учигелей.

## О КРЕСТОВЫХЪ ПОХОЛАХЪ \*).

Не вдаваясь въ исчисленіе всѣхъ такъ называемыхъ причинъ и послѣдствій великаго событія, котораго значеніе мнѣ теперь надлежить опредѣлить, я постараюсь показать, въ какомъ состояніи находилась Западная Европа въ исходѣ XI и въ началѣ XIV-го вѣка, то есть предъ началомъ и по окончаніи крестовыхъ походовъ. Полагаю, что такимъ образомъ легче всего можно раскрыть историческій смыслъ этихъ движеній.

Идея государственнаго единства была чужда XI-му въку если не въ теоріи, то по крайней мірть въ осуществленіи своемъ. Тогдашнее общество состояло изъ разнородныхъ, другъ другу враждебныхъ и упрямо самостоятельныхъ элементовъ. Церковь, феодальная аристократія и только что вышедшія на сцену исторіи городскія общины требовали въ своей исключнтельности не только совершенно независимаго, отдъльнаго бытія, но даже посягали, каждый въ свою пользу, на самостоятельность другихъ общественныхъ элементовъ. Примиреніе этихъ эгоистическихъ требованій, прекращеніе страшной борьбы, наконецъ подчиненіе этого смутнаго, анархическаго быта одному началу или закону-таково было стремленіе, высказавшееся въ великой распръ между папою и императоромъ, между Западною Церковью и феодальнымъ государствомъ. У Григорія VII и Генриха IV была въ виду одна и та-же цъль, но они шли къ ней разными путями. Трудность достиженія этой цъли обнаружилась скоро. Когда прошель первый жаръ борьбы, когда разсъялись надежды партій, которыя ее завязали, тогда начались крестовые походы. Время для нихъ настало. Нъсколько десятильтій прежде или послъ проповъдь Петра Пустынника и увъщанія паны Урбана не могли бы обнаружить такого сильнаго вліянія.

Осуществленіе того отвлеченнаго, основаннаго не на самой природѣ общества, а на искусственныхъ соображеніяхъ, политическаго быта, о которомъ мечтали, каждый по своему, феодальный владѣтель, клерикъ и горожанинъ XI-го вѣка, было невозможно въ Европѣ. Здѣсь существовало слишкомъ много историческихъ условій, слѣдовъ прошедшаго, при которыхъ ни одна изъ господствовавшихъ тогда политическихъ формъ не могла развиться во всей полнотѣ и чистотѣ своей. Окончательному развитю феодальнаго государства мѣшали оеократическія притязанія напъ. Города, еще молодые, еще робкіе въ своихъ требованіяхъ, приставали то къ той, то къ

<sup>\*)</sup> Напечатано впервые въ 1892 г. въ Сборникъ *Русскихъ Втодомостей* "Помощь Голодающимъ" по автографу, вновь найденному въ черновыхъ бумагахъ Т. Н. Грановскаго. Время происхожденія и назначеніе статьи неизвъстны.

другой сторонъ, не отдаваясь совершенно впрочемъ ни той, ни другой и стремясь къ самостоятельности, которой конечно не хотъли за ними признать ни императоръ, ни папа. Но исходъ борьбы быль сомнителенъ. Первыя двадцать лъть не привели ни къ какому результату, утомили боровшихся и поколебали у всъхъ надежду на успъхъ скорый и ръшительный. Таково было состояніе умовъ, когда явился Петръ Пустынникъ. Онъ указаль Западной Европъ на край, гдъ жиль и страдаль Спаситель, гдъ еще были видны следы его земнаго странствованія. Этоть край надлежало освободить отъ неверныхъ. Во всехъ классахъ европейского общества поднялись вместе съ религіознымъ воодушевленіемъ иныя темныя надежды. Тамъ, на освященной жизнію Спасителя почвъ, думала Церковь создать, по идеалу своему, оеократическое государство; тамъ, въ землъ имъ завоеванной у враговъ христіанства, над'вялся феодальный баронъ утвердить незыблемо права свои, не ственяясь, какъ въ Европв, возраженіями другихъ если не равныхъ, то и не подчиненныхъ ему членовъ общества. Наконецъ сюда же шли-горожанинъ въ надеждъ жизни болъе твердой, болъе обезпеченной противъ притъсненій феодализма, и б'єдный рабь (villanus), мечтавшій найти свободу у гроба Того, Который умеръ за всъхъ. Не надобно забывать также, что въ это время поприще для великихъ феодальныхъ предпріятій въ Европ'в уже замкнулось покореніемъ Англіи Норманами. Младшіе сыновья ленныхъ владівльцевъ, бездомные рыцари, которымъ въ наследіе отъ отца шло только вооружение и конь, пошли на Востокъ добывать себъ новыя лена. Въ Европъ имъ не было мъста и надеждъ.

Въ лекціяхъ Гизо (Histoire de la civilisation en Europe) и исторіи Франціи Мишле прекрасно показаны первые результаты столкновенія міра христіанскаго съ міромъ ислама. Я не буду повторять того, что уже столько разъ сказано. Крестовые походы, или лучше сказать Крестовый походъ продолжался двъсти лътъ, и въ это время, которое можно назвать "періодомъ стремленія къ идеаламъ", лице Европы измънилось. Императоръ и папа кончили въковую тяжбу свою; силы того и другаго были истощены, значеніе потрясено. Оба отказались отъ недостижимой цъли. Политическіе идеалы средняго въка не осуществились въ Европъ, не осуществились они и въ Палестинъ. Въ королевствъ Іерусалимскомъ боролись тъ же элементы, которые не уживались въ Европъ. Попытка основать тамъ политическое общество на отвлеченныхъ, не изъ дъйствительности взятыхъ схемахъ не удалась.

Въ началѣ XIV вѣка Венеціанецъ Марино Сануто написалъ книгу подъ названіемъ "Secreto fidelium crucis", въ которой онъ предлагаеть новые планы къ завоеванію Палестины, но у него въ виду не одинъ гробъ Спасителя, не идеальное устройство новыхъ обществъ, которымъ нѣтъ мѣста въ Европѣ, — онъ показываеть торговыя выгоды, которыя можно извлечь изъ обладанія землями, лежащими у Средиземнаго моря. Эта книга обличаетъ совершенный переворотъ въ общественномъ миѣніи. Средній вѣкъ оканчивается: онъ потерялъ вѣру въ свои идеалы, въ возможность тѣхъ учрежденій, которыя составляють его характеристическую особенность.

## УЧЕБНИКЪ.

## ЗАПИСКА И ПРОГРАММА УЧЕВНИКА ВСЕОВЩЕЙ ИСТОРІИ.

"Записка" и "Программа учебника Всеобщей Исторіи" составлены по порученію министерства народнаго просвъщенія въ 1850 году. Подлинникъ этой работы проф. Грановскаго хранится въ архивъ министерства народнаго просвъщенія, № дъла 404, 1850 г. "Записка" и "Программа" напечатаны М. Стасюлевичемъ въ "Въстникъ Европы" за 1866 г., томъ III, сентябрь. М. Стасюлевичъ предпослалъ имъ следующія слова: "Въ 1850 году, следовательно какъ разъ вслъдъ за тъмъ годомъ, когда послъ февральской революціи въ Парижъ, у насъ почти было прекращено обучение классическимъ языкамъ, на которые тогда смотръли точно такъ же недовърчиво, какъ нынъ смотрять на естественныя науки, въ эпоху, слъдовательно, весьма трудную и тяжелую вообще для гуманныхъ наукъ, къ числу которыхъ относится исторія, тогдашній министръ народнаго просвъщенія князь Ширинскій - Шихматовъ обратился къ попечителю Московскаго Университета В. И. Нахимову съ объясненіемъ "о необходимости предварительнаго начертанія программъ, которыя могли бы служить основаніемъ при составленіи новаго руководства". Побужденіемъ къ тому выставлялась "давно ощущаемая у насъ потребность въ хорошемь руководствъ къ изученію всеобщей исторіи, написанной (?) въ русскомъ духъ и съ русской точки эрънія". Руководства (между которыми царило тогда руководство Смарагдова, худшее даже своего предшественника Кайданова) дъйствительно были неудовлетворительны; но относительно ихъ духа и точки зрвнія справедливве было бы сказать, что они были не только не русскіе, но и вообще не представляли никакого духа и никакой точки арвнія. Принимая въ соображеніе перевороть, который произошель въ нашихъ педагогическихъ идеяхъ послъ 1849 года, мы поимемъ легко настоящую цъль побужденія къ составленію новаго историческаго учебника въ 1850 г. До 1849 г. руководства были тъ же, слъдовательно ни хуже, ни лучше, и никто не заботился о ихъ исправленіи; если въ 1850 году оказалась вдругъ потребность къ тому, то собственно дъло шло опять не о хорошемъ учебникъ. а о такомъ, въ которомъ не было бы и тени вліянія классическаго духа. Пъйствительно, въ ту эпоху нашлись у насъ такіе педагоги, которые безъ улыбки, самымъ серіознымъ образомъ утверждали, что вся греческая и римская исторія до временъ Августа должны быть исключены изъ историческаго курса; они полагали, что греческая и римская исторія, написанныя республиканскими историками, какъ Геродотъ. Өукидидъ, или по крайней мъръ выросшими въ республиканской сферъ, какъ Титъ-Ливій и особенно Тацитъ, должны вредно дъйствовать на умы молодыхъ людей; притомъ же всъ эти писатели были язычники, слъдовательно есть опасность и со стороны морали. Всъ эти факты мы приводимъ, чтобы понять положеніе того лица, которому приходилось въ такую эпоху не столько написать, сколько "начертать" программу историческаго курса, на основаніи которой должно было потомъ составить и то хорошее руководство... Все, что можно сказать: положеніе составителя было трудно, но Грановскій ръшилъ свою задачу съ соблюденіемъ полнаго достоинства. Несмотря на гоненіе классической науки, онъ въ ту пору тъмъ не менъе настаиваль на необходимости и пользъ изученія исторіи Греціи и Рима".

## Записка Т. Н. Грановскаго къ Программъ Учебника Всеобщей Исторіи \*).

Недостатокъ хорошаго руководства къ изученію Всеобщей Исторіи давно ощутителенъ въ нашей учебной литературѣ. Удовлетворить этой потребности, повидимому, весьма нетрудно. Сто̀ить только перевести на русскій языкъ одно изъ извѣстнѣйшихъ сочиненій такого рода, которыми такъ богаты Германія и Франція. Неоднократно повторенные и постоянно неудачные опыты однако убѣждають въ противномъ. Признавая вполнѣ ученыя достоинства, которыми отличаются многіе изъ иностранныхъ курсовъ Всеобщей Исторіи, мы не можемъ не замѣтить, что они составлены подъ вліяніемъ совершенно другихъ научныхъ и общественныхъ условій. Они не въ состояніи удовлетворить ни учебнымъ, ни гражданскимъ потребностямъ русскаго юношества.

Иностранныя руководства къ изученію Всеобщей Исторіи опираются на обширную историческую литературу, въ которой не только наставникъ, но и ученикъ чегко могутъ найти дополненія къ намёкамъ и указаніямъ, которыя содержатся въ учебной книгь. Не имья подъ рукою такихъ богатствъ, мы должны требовать отъ русскаго учебника такого полнаго изложенія фактовъ, которое могло бы служить достаточнымъ запасомъ для всякаго образованнаго человъка. Слъдовательно, наши руководства должны быть подробнъе иностранныхъ, не превышая ихъ объемомъ, ибо въ противномъ случав затруднится самое преподаваніе. Составитель русской учебной книги долженъ съ особенною осторожностію выбирать факты и вносить въ свое сочинение только то, что дъйствительно необходимо для яснаго понятия объ исторіи человічества. При этомъ не мішало бы, въ виді пособія, ввести въ наши учебныя заведенія историческую христоматію, составленную изъ замъчательныхъ мъстъ, переведенныхъ изъ древнихъ и средневъковыхъ писателей. Такая книга познакомить ученика съ литературою предмета не по однимъ именамъ и поставитъ его въ непосредственное отношение съ перво-

<sup>•)</sup> Черновая рукопись этой записки есть въ найденныхъ въ 1892 году бумагахъ Т. Н. Грановскаго.

начальнымъ источникомъ нашей науки. Для трехъ последнихъ вековъ такая христоматія невозможна по самому свойству относящихся къ новой исторіи источниковъ. Участіе и любопытство ученика не могутъ быть возбуждены выписками изъ дипломатическихъ актовъ и другихъ наматниковъ такого рода.

Разсматривая иностранныя руководства къ всеобщей исторіи съ точки зрънія нашей церкви и нашихъ государственныхъ учрежденій, мы найдемъ, что они вовсе не приспособлены къ употребленію въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Византійская исторія, столь важная для насъ по связи съ судьбою славянъ вообще и древней Руси въ особенности, излагается въ заграничныхъ сочиненіяхъ весьма поверхностно. Н'ємецкіе и французскіе ученые показывають намъ только темную сторону Византіи и не обращають вниманія на живое религіозное начало, которое оттуда перешло къ славянскимъ племенамъ. Столько же неудовлетворительно оценена и объяснена въ историческомъ развитіи своемъ монархическая форма правленія. Воззрѣніе на эту форму писателей либеральной школы извъстно; о немъ здъсь не можетъ быть ръчи. Смъемъ думать, что учебныя сочиненія, вышедшія изъ-подъ пера западныхъ писателей, враждебныхъ либерализму, далеко не достигаютъ своей цъли и болъе принесли вреда, чъмъ пользы. Въ большей части изъ нихъ видно не живое и глубокое пониманіе монархическаго начала, не основательное опровержение противоположныхъ теорій, а нам'вреніе обмануть ученика, скрывъ отъ него или представивъ ему въ ложномъ видъ факты важные, но не подходящіе подъ точку зрівнія автора. Такіе учебники употреблялись въ австрійскихъ школахъ и не мало содъйствовали къ развитію превратныхъ понятій, обнаруженныхъ тамошнимъ юношествомъ въ 1848 году. Умышленная утайка или обманъ, внесенный въ учебную книгу, не могутъ не открыться любознательному и опытному ученику. Последствія такого открытія опреділить не трудно: оно неминуемо разовьеть въ юношахъ гибельный духъ недовърія къ преподавателямъ и заставить ихъ искать истины вив школы, въ мутныхъ и лживыхъ источникахъ, вліяніе которыхъ можетъ быть устранено только честнымъ и върнымъ изложеніемъ науки.

Монархическое начало лежить въ основании всѣхъ великихъ явленій русской исторіи; оно есть корень, изъ котораго выросла наша государственная жизнь, наше политическое значеніе въ Европѣ. Это начало должно быть достойнымъ образомъ раскрыто и объяснено въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ. Для достиженія такой цѣли нѣтъ надобности прибѣгать къ утайкамъ и лжи. Дѣло науки и преподаванія показать, что русское самодержавіе много отличается отъ тѣхъ формъ, въ которыя монархическая идея облекалась въ другихъ странахъ. Непросвѣтленныя христіанствомъ, чуждыя понятія о правѣ и законности, деспотіи Востока и основанная на случайномъ успѣхѣ и матеріальной силѣ Римская имперія являются равно искаженіемъ монархической формы. Даже въ христіанскихъ государствахъ новой Европы форма эта не всегда сохранялась въ должной чистотѣ. Латино-германскія государства возникли большею частію вслѣдствіе завоеванія, результатомъ котораго было рѣзкое отдѣленіе и потомъ борьба сословій, образовавшихся изъ покорившихъ и покоренныхъ племенъ. Государи западной Европы не могли

не принять участія въ этихъ междоусобныхъ спорахъ, чрезъ что д'антельность ихъ утратила тотъ высомій характеръ безпристрастія и безкорыстія, который по мирному происхожденію своему и ходу нашей исторіи сохранило русское самодержавіе. Между тімь какъ развитіе западныхъ народовъ совершалось во многихъ отношеніяхъ не только независимо отъ монархическаго начала, но даже наперекоръ ему, у насъ самодержавіе положило свою печать на вст важныя явленія русской жизни: мы приняли христіанство оть Владиміра, государственное единство отъ Іоанновъ, образованіе отъ Петра, политическое значеніе въ Европъ отъ его преемниковъ. Положивъ такое чисто русское возэрѣніе въ основаніе своему труду, составитель предполагаемаго руководства къ Всеобщей Исторіи будеть имъть надежное и върное мфрило для опфики политической жизни у другихъ народовъ. Полное и отчетливое изложение исторіи древнихъ и новыхъ республикъ не представитъ ему особенныхъ трудностей, когда напередъ будутъ объяснены географическія и историческія условія, при которыхъ подобныя явленія становятся возможными. Но при этомъ надобно показать учащемуся, что благосостояніе правильно устроенныхъ республиканскихъ государствъ основано также на уваженіи и дов'єріи граждань къ той власти, которая зам'єняеть у нихъ монархическую. Политическая сила и значеніе народа выражается постоянно въ силъ правительства, ослабление котораго неминуемо ведетъ государство къ упадку. Съ другой стороны, составитель русскаго учебника, опредъливъ по достоинству святость монархической идеи и показавъ ея благотворное осуществленіе на родной почвъ, не будеть поставленъ въ необходимость искушать юные умы безусловными похвалами темъ явленіямъ, въ которыхъ видно только искажение этой идеи.

# Программа Всеобщей Исторіи.

Содержаніе Всеобщей Исторіи составляеть земная жизнь челов'вчества. Обнимая эту жизнь во всей ея полнот'в и ц'влости, исторія не есть только наука прошедшаго. Она принимаєть въ себя настоящее и, сл'єдуя въ этомъ случа в методу естественных в наукь, выводить изъ изв'єстных в, уже совершившихся явленій в в чные законы, которым в подчинена судьба челов'в ческих в обществъ. Отношеніе Всеобщей Исторіи къ другимъ наукамъ. Общее понятіе о л'єтосчисленіи. Л'єтосчисленіе у древних , среднев в ковых в народовъ. Географія и этнографія. Важность географических условій въ исторіи. Языкознаніе. Историческое значеніе языковъ. Историческіе источники: а) преданія; б) памятники: надписи, граматы и дипломатическіе акты; разные виды историческихъ сочиненій. Значеніе нашей науки въ древности, въ средніе в в ка и въ новое время.

Происхожденіе нашей планеты. Геологическій очеркъ ея образованія. Допотопныя животныя и растительное царство. Истина Моисеевыхъ сказаній подтверждается наукою. Появленіе человъка на землъ. Породы.

Начало человъческихъ обществъ. Выводъ монархическаго начала изъ семейнаго.

Китай. Географическій очеркъ страны. Краткая исторія. Однообразіє этой исторіи. Патріархальный и неподвижный характеръ учрежденій. Исключительная образованность. Характеръ народа.

*Индія*. Географическій очеркъ страны. Взглядъ на исторію. Религія. Касты. Характеръ индѣйской образованности. Литература и искусство. Будаизмъ.

Accupia и Вавилонія. Обзоръ исторіи. Необходимо упомянуть объ открытыхъ недавно памятникахъ искусства. Клинообразныя надписи.

*Египетъ*, *Мерое и Аммоніумъ*. Географическій характеръ страны. Исторія древняго Египта. Бытъ, учрежденія, искусство Египтянъ.

Племена семитическія. Театръ ихъ исторіи. Народъ Израилевъ (такъ какъ исторія Евреевъ подробно излагается въ учебныхъ книгахъ Священной Исторіи, здѣсь достаточно будетъ краткаго перечня событій съ указаніемъ на великое значеніе Іудеи въ Всеобщей Исторіи человѣчества). Время патріарховъ. Исходъ изъ Египта. Моисей. Судьи. Форма правленія. Переходъ къ монархіи. Саулъ и Самуилъ. Давидъ и Соломонъ. Пророки. Раздѣленіе царства. Ассирійское и Вавилонское плѣненіе. Ветхій Завѣтъ. Языческія вѣрованія семитовъ. Сирія. Финикія. Исторія. Судоходство. Промышленность. Торговля (характеръ торговли у древнихъ). Колоніи. Кареагенъ. Обзоръ Кареагенской исторіи до перваго столкновенія съ Римлянами. Формы правленія. Характеръ народа.

Племена иранскія. Мидія. Персія. Религіозныя вѣрованія. Зороастръ. Зендавеста. Обзоръ исторіи—до Дарія Истаспа. Устройство персидскаго государства. Взглядъ на его составныя части.

Географическія отличія Европы отъ другихъ частей світа. Первобытное населеніе Европы.

Греція. Географическій очеркъ страны. Древнъйшее народонаселеніе. Пелазги. Пришельцы съ Востока. Греки. Раздѣленіе на племена. Героическій періодъ. Бытъ и върованія тогдашнихъ Грековъ. Нашествіе Дорійцевъ. Колоніи. Общія греческимъ племенамъ учрежденія: амфиктіоніи, игры, оракулы. Эпическая поэзія. Исторія Спарты. Ликургъ и его учрежденія. Мессенскія войны. Обзоръ исторіи остальныхъ дорійскихъ государствъ. Характеръ древней тираніи.

Аттика до Солона. Законодательство Солона. Пизистратъ и его сыновья. Изгнаніе Гиппія. Клисоенъ.

Умственная жизнь Греціи предъ началомъ Персидскихъ войнъ. Лирика. Философія. Начатки исторіи.

Возстаніе малоазіатских грековъ. Вмішательство Абинъ. Первыя предпріятія Персовъ противъ собственной Греціи. Мардоній. Марафонская битва. Мильтіадъ. Фемистокль и Аристидъ. Походъ Ксеркса. Пораженіе Персовъ. Причины и результаты этихъ событій. Нравственное превосходство Грековъ надъ врагами. Переміна отношеній между греческими республиками. Образованіе союза, во главі котораго становятся Афины. Зависть Спарты. Про-

долженіе войны съ Персами. Кимонъ. Внутренняя исторія Греціи. Периклъ. Его характеръ и значеніе. Асины на высшей степени могущества. Причины Пелопонесской войны. Исторія Пелопонесской войны. Походъ Аоннянъ въ Сицилію. Исторія этого острова. Сиракузы. Участіе Персовъ въ междоусобіяхъ Грековъ. Алкивіадъ и Лизандръ представители нравственнаго состоянія тогдашнихъ Аоинъ и Спарты. Паденіе Аоинъ. 30 тирановъ. Возстановленіе прежнихъ формъ правленія. Взглядъ на умственную жизнь Греціи отъ начала Персидской до конца Пелопонесской войны. Сократъ и Аристофанъ. Исторія Греціи до войны Өнвъ съ Спартою. Отношеніе къ Персамъ. Агезилай. Эпаминондъ. Отличіе его отъ прежнихъ государственныхъ людей Греціи. Неудачная попытка возстановить на новыхъ философскихъ основаніяхъ разрушавшійся политическій быть. Безсиліе отдівльныхъ республикъ послъ Мантинейской битвы. Оессалія. Священная война. Македонія. Ея вившательство въ дъла Греціи при Филиппъ. Филиппъ. Демосоенъ и Фокіонъ. Последнія усилія старой Греціи. Битва Херонейская. Александръ Великій. Его войны и планы. Характеръ его завоеваній. Распространеніе эллинизма. Платонъ и Аристотель. Войны полководцевъ Александра.

Государства, образовавшіяся изъ Александровой монархіи. Египетъ. Сирія. Государства въ Малой Азіи. Македонія. Греція. Союзы Этольскій и Ахейскій. Александрійскій періодъ науки. Окончательный выводъ изъ греческой исторіи.

Италія въ географическомъ и этнографическомъ отношеніи. Древнее народонаселеніе края. Начало Рима. Періодъ царей. Митьнія Нибура и О. Мюллера. Патриціи и плебеи. Законодательство Сервія Туллія. Изгнаніе царей. Аристократическая республика. Угнетеніе плебеевъ. Войны съ сосёдними племенами. Учрежденіе трибуната. Споръ патрицієвъ съ плебеями. Децемвиры. Законы XII таблицъ. Двоякая борьба: внутренняя и вившняя. Нашествіе Галловъ. Законы Лицинія. Покореніе Италіи. Вмішательство Пирра. Столкновеніе съ Кареагеномъ. Римъ предъ началомъ Пуническихъ войнъ. Важность Пуническихъ войнъ. Исторія двухъ первыхъ Пуническихъ войнъ, Аннибалъ. Его великіе замыслы. Опасность, грозившая Риму. Побъда Рима надъ Аннибаломъ въ Азін. Вліяніе этихъ завоеваній на Римскую жизнь. Сципіонъ и Катонъ, представители древнихъ и новыхъ идей. Упадокъ плебейскаго сословія. Нравы; религія; литература; право. Вліяніе Греціи. Цензура Катона. Усилія его безплодны. Попытки великихъ гражданъ примирить новыя идеи съ древнею нравственностію. Сципіонъ Младшій. Возстаніе рабовъ. Понятіе объ античпомъ рабствъ. Оно условливалось язычествомъ. Возстаніе Римскихъ рабовъ въ 132 году. Гракхи и аграрные законы. Характеристика Гракховъ и оценка ихъ намереній. Аристократическое противодействіе. Война съ Югуртою. Марій. Появленіе новыхъ народовъ въ исторіи. Кимвры и Тевтоны. Побъды Марія. Новое возстаніе рабовъ. Война союзническая: ея причины, ходъ и результать. Вражда между новыми и прежними гражданами. Борьба Марія съ Суллою. Смерть перваго. Возстание угнетенныхъ провинцій. Война съ Митридатомъ. Диктатура Суллы. Проскрипціи. Законодательныя реформы.

Digitized by Google

Возврать къ прошедшему. По смерти Суллы Помпей защищаеть его учрежденія. Война съ Серторіемъ. Возстановленіе трибуната. Конецъ войны съ Митридатомъ. Цезарь и Катилина. Эти два явленія характеризують Римское общество въ эпоху, о которой идеть рѣчь. Цицеронъ консуль. Заговоръ Катилины. Катонь. Крассъ. Политика Цицерона. Первый тріумвирать. Ковсульство Цезаря. Клодій. Изгнаніе Циперона. Удаленіе Катона. Законы Цезаря. Его характеръ. Война галльская. Слава Цезаря. Римъ во время его отсутствія. Борьба между Цезаремь и Помпеемь. Характеристика враждебныхъ партій. Пораженіе и смерть Помпея. Войны Александрійская, Африканская и Испанская. Великіе планы и идеи Цезаря. Бруть и защитники стараго порядка. Смерть Цезаря. Невозможность дальнъйшаго существованія республики. Состояніе Рима въ это время. Нравы. Образованность. Литература. Бруть и его партія. Второй тріумвирать. Антоній и Октавій. Августь. Его личность и планы. Изм'єненія въ Рим'є. Исторія императоровъ Августова дома. Состояніе древняго міра въ І стольтів по Р. Х. Веспасіанъ и сыновья его. Траянъ. Антонины. Золотой въкъ имперів. Характеръ этого періода. Образованность. Литература. Паденіе древнихъ върованій и формъ. Скорбь отходящаго языческаго міра. Сенека, Плиній. Тацить. Имперія до Константина Великаго.

Начало христіанской церкви. Явленіе Христа. Апостолы. Гоненія на христіанъ. Устройство церкви въ теченіе трехъ первыхъ въковъ. Начало ересей. Константинъ Великій отрываетъ имперію отъ языческихъ и республиканскихъ преданій. Никейскій соборъ. Монашество. Церковная литература. Паденіе язычества. Юліанъ Отступникъ.

Германцы. Обзоръ германскаго міра. Быть и учрежденія германскихъ племенъ. Отношенія къ Римской имперіи. Нашествіе Гунновъ. Происхожденіе этого народа. Бъдствія Восточной имперіи. Осодосій Великій. Окончательное раздѣленіе имперіи. Постепенное занятіе Римскихъ провинцій германскими дружинами. Аттила. Паденіе Гуннскаго государства. Паденіе Западной имперіи.

Исторія средних в вковъ. Общій характеръ этого періода. Отличія отъ древней и новой исторіи. Основаніе германскихъ государствъ на Римской почвъ. Англо-Саксы. Вандалы. Весть-Готы. Остъ-Готы. Бургунды. Франки. Туринги. Вліяніе церкви и Римскихъ идей. Отношеніе государей къ германской дружинъ и новымъ подданнымъ.

Византійская имперія. Ея значеніе въ исторіи среднихъ вѣковъ. Отношенія къ славянскимъ племенамъ. Религіозные споры. Юстиніанъ. Партія цирка. Законодательство, Мысль о возстановленіи прежней имперіи. Завоеванія. Паденіе царствъ Вандальскаго и Остъ-Готскаго. Преемники Юстиніана. Лонгобарды въ Италіи. Персы. Ираклій.

Исламъ. Аравія до Магомета. Магометь. Его ученіе. Коранъ. Калифать. Завоеваніе Арабовъ. Расколь. Оммайяды. Появленіе Арабовъ въ Ев-

Digitized by Google

ропъ. Войны съ Византією. Положеніе Византіи. Паденіе Вестъ-Готскаго государства. Магометанская образованность. Противоположность ея христіанству и безконечное превосходство послъдняго. Аббассиды. Распаденіе калифата.

Государство Франковъ при Меровингахъ. Палатные мэры. Упадокъ королевской власти. Каролинги. Карлъ Мартелъ. Опасность, угрожающая христіанской Европъ. Побъды Карла надъ Арабами и германскими язычниками. Св. Бонифацій. Пепинъ Короткій. Низложеніе Меровинговъ.

Положеніе Европы предъ вступленіемъ на престолъ Карла Великаго. Германскія и славянскія языческія племена. Византійская имперія. Иконоборство. Отпаденіе Италіи отъ Византіи. Римскіе папы. Ихъ отношенія къ Лонгобардамъ.

Карль Великій. Его войны. Характерь и результать этихь войнь. Марки. Возстановленіе Западной имперіи. Законодательство. Заботы Карла о распространеніи образованности.

Распаденіе Каролинскаго государства. Лудовикъ Благочестивый и его сыновья. Договоръ Вердюнской. Разд'яль Имперіи по низложеніи Карла Толстаго. Норманы. Славяне. Мадьяры.

Возрастаніе папской власти. Ложныя декреталіи.

Скандинавскій полуостровт. Исландія. Открытія. Завоеванія Нормановъ. Исторія Англо-Саксовъ до появленія Датчанъ. Альфредъ Великій. Его ученая дъятельность. Кануть Великій.

Норманы во Франціи. Покореніе ими Англіи. Норманы въ южной Италіи. Начало Русскаго государства. Прес'вченіе Каролинскаго рода въ Германіи. Императоры саксонской династіи. Обзоръ германскихъ герцогствъ. Оттонъ Великій. Отраженіе Мадьяровъ. Походы въ Италію. Состояніе Рима. Подчиненіе папства императору. Франконская династія. Генрихъ III. Малолътство Генриха IV.

Франція при первыхъ Капетингахъ. Филиппъ I.

Пиринейскій полуостровъ. Образованіе христіанскихъ государствъ на съверъ. Паденіе Кордовскаго калифата.

Восточная Европа. Россія. Остальныя славянскія государства.

Составныя стихіи средневъковой общественности: феодализмъ (рыцарство); городъ (община); церковь. Здѣсь должно показать, что такихъ явленій, какъ феодализмъ, у насъ не было вовсе, а церковь и города носили совсѣмъ другой характеръ.

Споръ между императорскою и папскою властію. Значеніе этого спора. Теорія средневъковыхъ властей. Григорій VII и Генрихъ IV. Генрихъ V.

Крестовые походы. Причины этого движенія заключались не въ однихъ религіозныхъ побужденіяхъ, а въ хаотическомъ состояніи общества, котораго отдільные элементы надізялись осуществить свои ціли вні Европы, на почві, завоеванной общими усиліями и освященной земною жизнію Спасителя.

Вюкъ Гогенштауфеновъ. Вельфы и Вайблинги (Гибелины). Конрадъ III. Второй крестовый походъ. Фридрихъ I (Барбаросса). Его цъли и харак-

теръ. Борьба съ Лонгобардскими городами. Вмѣшательство папъ. Миланъ. Битва при Леньяно. Генрихъ Гордый. Костницкій миръ. Государство Нормановъ въ южной Италіи. Крестовый походъ и смерть Фридриха І. Генрихъ VI. Филиппъ Швабскій и Оттонъ IV. Иннокентій III. Фридрихъ 11. величайшій изъ Гогенштауфеновъ. Его борьба съ папами и городами сѣверной Италіи. Четвертый и пятый крестовый походъ. Латинскіе императоры въ Византіи. Гибель Гогенштауфеновъ. Манфредъ Конрадинъ. Упадокъ папства и императорской власти. Крестовые походы Людовика IX. Монголы въ Азіи. Паденіе христіанскихъ государствъ на Востокъ.

Франція до смерти Лудовика IX. Утвержденіе монархической власти. Англія отъ смерти Вильгельма Завоевателя до Эдуарда I. Великая Хартія. Парламентъ.

Пиринейскій полуостровь до конца XIII стольтія.

Скандинавскій полуостровь. Венгрія и славянскія земли. Покореніе Россіи Монголами.

Науки, литература и искусство среднихъ въковъ. Университеты.

Вліяніе крестовыхъ походовъ. Разложеніе средневъковыхъ формъ жизни.

Состояніе Германіи послю Гогенштауфеновь. Союзы городовь. Ганза. Междуцарствіе. Рудольфь Габсбургскій. Его преемники. Швейцарія. Отношеніе къ Италіи. Генрихъ VII. Домъ Люксембургскій. Домъ Австрійскій: Максимиліанъ І. Италія въ XIV и XV вѣкѣ.

Франція и Англія въ XIV и XV въкъ. Филиппъ Красивый. Домъ Валуа. Войны Франціи съ Англією. Дъва Орлеанская. Карлъ VII. Лудовикъ XI. Война алой и бълой розы. Генрихъ VII.

Пиринейскій полуостровъ. Фердинандъ и Изабелла. Іоаннъ ІІ въ Португалін. Скандинавскій полуостровъ до Христіана ІІ.

Славянскія земли до исхода XV вѣка. Венгрія. Россія до Іоанна IV. Византійская имперія и турки. Османы. Взятіе Константинополя. Магометъ II.

Упадокъ западной церкви. Расколь. Соборы въ началѣ XV вѣка. Предвѣстники реформаціи.

Умственное движеніе въ XIV и XV вѣкѣ. Литература. Возвращеніе къ классической древности. Изобрѣтеніе книгопечатанія.

Открытія и изобрѣтенія. Порохъ. Компасъ. Открытіе пути въ Вестъ-Индію. Открытіе Америки. Вліяніе этихъ явленій на общество.

Новая исторія. Характеристическія отличія исторіи трехъ посл'єднихъ стол'єтій. Преобладаніе монархическаго и національнаго начала.

Состояніе Европы въ исходю XV вюка. Италіанскія войны. Карлъ VIII. Лудовикъ XII. Вмѣшательство Испаніи. Упадокъ Венеціи. Уклоненіе папства оть своего назначенія. Швейцарцы. Францъ І. Битва при Мариньяно. Значеніе Италіанскихъ войнъ. Макіавелли.

Начало религіознаго движенія въ Германіи. Связь съ предъидущими явленіями. Борьба старыхъ и новыхъ митній. Рейхлинъ. Эразмъ Роттердамскій. Ульрихъ фонъ-Гуттенъ. Левъ X. Лютеръ. Ученіе объ индульген-

ціяхъ. 95 положеній. Начало и ходъ реформаціи. Смерть Максимиліана. Избраніе Карла V. Могущество австрійскаго дома. Вормскій сеймъ. Переводъ священнаго писанія Лютеромъ во время его заключенія въ Вартбургъ. Меланхтонъ. Волненіе въ народъ. Возстаніе имперскаго рыцарства. Крестьянская война. Секуляризація Пруссіи. Война Франца съ Карломъ V. Участіе Англіи. Битва при Павіи. Мадритскій договоръ. Конетабль Бурбонъ.

Взятіе Рима императорскими наемниками. Новая война съ Францією. Миръ Камбрейскій. Распространеніе новыхъ ученій въ Германіи.

Сеймы. Протестація 1529. Аугсбургское испов'вданіе. Нюрнбергскій религіозный миръ. Ульрихъ Цвингли, швейцарскій реформаторъ. Его д'вятельность и смерть. Отношенія къ Лютеру. Политическая д'вятельность Карла V. Солиманъ турецкій. Походы въ Тунисъ и Алжиръ. Третья война съ Францією. Филиппъ Гессенскій. Анабаптисты. Усилія императора примирить католиковъ и протестантовъ. Попытка къ соглашенію об'вихъ партій въ Регенсбургъ. Посл'єдняя война съ Францомъ. Миръ въ Кресси. Смалькальденская война. Пораженіе протестантовъ. Тридентскій соборъ. Аугсбургскій іnterim. Магдебургъ. Морицъ Саксонскій. Перемиріе въ Нассау. Смерть Морица. Безсиліе Карла. Аугсбургскій миръ. Карлъ слагаетъ съ себя корону. Фердинандъ I и Филиппъ II.

Ходъ реформаціи въ остальной Европъ. Кальвинъ въ Женевъ. Характеръ и распространеніе кальвинизма. Генрихъ VIII въ Англіи. Начало англиканской церкви. Эдуардъ VI. Марія Тюдоръ. Временное возстановленіе католицизма. Елисавета. Христіанъ II въ Даніи и Швеціи. Окончательный разрывъ Кальмарскаго союза. Густавъ Ваза. Ганза. Реформація на Скандинавскомъ сѣверъ. Польша.

Противодъйствие католицизма. Орденъ і взунтовъ. Тридентскій соборъ. Пъятельность папъ.

Филиппъ 11. Объемъ его владъній. Завоеванія Испанцевъ въ Новомъ Міръ. Миръ съ Францією. Планы Филиппа. Война съ Нидерландами. Вильгельмъ Оранскій. Вмъшательство другихъ европейскихъ державъ. Армада. Упадокъ Испаніи. Португалія. Независимость Нидерландовъ. Ихъ торговля и сила на моръ. Дортрехтскій соборъ.

*Исторія Франціи* при послѣднихъ Валуа. Религіозныя войны. Гизы. Екатерина Медичи.

Вареоломеевская ночь. Генрихъ Наварскій. Лига. Генрихъ IV. Возстановленіе покоя во Франціи.

Англія при Елисаветъ. Религіозныя партіи. Шотландія. Марія Стюартъ. Величіе Англіи, которая становится во главъ протестантской Европы. Смерть Елисаветы. Взглядъ на тогдашнее состояніе Англіи.

Европа предъ 30-лютнею войною. Императоръ Рудольфъ. Унія и лига. Матвъй. Начало войны въ Чехіи. Фердинандъ II. Фридрихъ V Пфальцкій. Битва при Бълой горъ. Сила лиги и Максимиліана Баварскаго. Тилли и Мансфельдъ. Валленштейнъ. Вмъшательство Даніи. Могущество Австріи. Реституціонный эдиктъ. Удаленіе Валленштейна. Швеція. Густавъ Адольфъ. въ Германіи. Его побъды, дъла и смерть. Валленштейнъ. Гейльбронскій со-

юзъ. Явное участіе Франціи. Бернардъ Саксенъ-Веймарскій. Жестокій характеръ войны. Вестфальскій миръ и его последствія.

Христина Шведская. Карлъ X. Война съ Польшею и съ Даніею. Измъненіе государственныхъ учрежденій на Скандинавскомъ Съверъ.

Англія при первыхъ Стюартахъ. Слабость Якова І. Умственная жизнь въ Англіи. Шекспиръ. Баконъ. Религіозное броженіе. Карлъ І. Первые парламенты. Страфордъ. Шотландія. Долгій Парламентъ. Междоусобія. Характеристика партій. Смерть Карла. Республика. Возстановленіе Стюартовъ. Испанія при Филиппъ III и Филиппъ IV. Отпаденіе Португаліи. Карль II. Франція. Укръпленіе монархической власти. Сюлли. Ришелье. Мазарини. Въкъ Лудовика XIV:

- 1) Внутреннее состояніе Франціи при Лудовикѣ XIV. Централизація. Промышленность и благосостояніе народа (Кольберъ). Отмѣна Нантскаго эдикта. Упадокъ въ концѣ царствованія. Умственная жизнь. Вліяніе на Европу.
- 2) Обзоръ исторіи европейскихъ государствъ въ это время. Отношеніе ихъ ко Франціи. Великая роль Нидерландовъ. Курфирстъ Бранденбургскій. Падепіе Стюартовъ. Вильгельмъ Оранскій. Испанія.
  - 3) Обзоръ войнъ Лудовика XIV. Ослабленіе Франціи. Миры Утрехтскій и Раштатскій. Смерть короля. Регентство гердога Орлеанскаго. Кардиналъ Флери.

Стверная война. Обозрѣніе русской исторіи до Петра Великаго. Вступленіе Россіи въ систему сѣверныхъ государствъ. Здѣсь необходимо показать различіе между развитіемъ Россіи и другихъ европейскихъ державъ. Характеръ русскаго самодержавія. Исторія Сѣверной войны, излагаемая подробно въ учебныхъ книгахъ русской исторіи, можетъ быть изложена короче. Упадокъ Швеціи.

Борьба съ средневъковыми идеями и учрежденіями. Французскіе писатели XVIII въка. Возвышеніе Пруссіи. Великій курфирсть и его преемники. Фридрихъ Великій. Состояніе Германіи при его вступленіи на престоль:

1) гражданскій бытъ, 2) образованность. Вліяніе Франціи. Войны Австріи съ турками. Война за Австрійское наслъдство. Война семильтняя. Пруссія въ послъдніе годы Великаго Фридриха. Германія.

Россія от смерти Петра Великаго до Екатерины II. Въкъ Екатерины. Возрастающее вліяніе Россіи. Раздълъ Польши.

Скандинавскій полуостровь. Струензе. Густавъ III.

Aнглія при Ганноверском і дом'ь. Развитіе учрежденій. Отпаденіе Америки. Весть-Индія.

*Испанія* при Бурбонахь. Португалія. ІІталія. Турція. Внутреннія преобразованія въ европейских государствахъ.

Исторія революціи. Изложеніе причинъ: порча правовъ; вліяніе вредныхъ сочиненій, безпечность правительства во Франціи. Запутанные финансы.

Событія революціоннаго періода должны быть разсказаны кратко, но

отчетливо, такъ чтобы ученикъ могъ видъть внутреннюю связь явленій. Крайнимъ предъломъ, до котораго можеть быть доведено изложеніе событій въ учебной книгъ всеобщей исторіи, должно принять 1815 годъ.

Предъ каждымъ отдъломъ должны быть приведены лучшія, относящіяся къ этому отдълу, историческія сочиненія.

## УЧЕВНИКЪ ВСЕОВЩЕЙ ИСТОРІИ.

#### ВВЕДЕНІЕ.

Содержаніе Всеобщей Исторіи составляеть земная жизнь челов'вчества. Обнимая эту жизнь во всей ея полноть и цълости, исторія не есть только наука прошедшаго. Она принимаеть въ себя настоящее и, следуя въ этомъ случать методу естественныхъ наукъ, выводить изъ извъстныхъ, уже совершившихся, явленій въчные законы, которымъ подчинена судьба человъческихъ обществъ. Такое богатство содержанія ставить исторію въ тъсную связь со всеми другими науками, которыя входять въ нее своими результатами, ибо каждая наука обнаруживаеть большее или меньшее вліяніе на умственный и вещественный быть народовъ. Историкъ не обязанъ, да и не можеть быть всезнающимъ полигисторомъ. Такое требование отъ него было бы безразсудно, потому что оно неисполнимо, но онъ обязанъ составить себъ ясное понятіе о значенія каждой науки въ общей системъ человъческихъ знаній и долженъ быть въ состояніи объяснить своимъ читателямъ или слушателямъ вліяніе отдівльныхъ наукъ на извівстные періоды исторіи. Можно ли, напримъръ, представить удовлетворительную картину асинской жизни, не коснувшись вопросовъ, которыхъ разръщение принадлежить собственно теоріи искусства и философіи вообще? Или, есть ли возможность изложить надлежащимъ образомъ событія трехъ последнихъ вековъ, не освъщая ихъ свътомъ политической экономіи?

Но есть науки, въ пособіи которыхъ исторія нуждается преимущественно, отъ которыхъ она находится въ постоянной зависимости. Онъ называются въ отношеніи къ ней вспомогательными. Таковы землевъденіе и языкознаніе.

І. Подъ именемъ землевъденія мы разумъемъ не одну политическую или историческую географію, а ту великую науку, созданную въ наше время трудами К. Риттера и его послъдователей, которая смотритъ на землю, какъ на храмину, назначенную Провидъніемъ для воспитанія человъческаго рода. Первоначальная дъятельность и слъдовательно судьба каждаго народа опредъляется совокупностію природныхъ условій его родины. Въ климатъ, формахъ почвы и произведеніяхъ данной страны долженъ историкъ искать ключа

къ характеру народа, въ ней живущаго. Человъкъ относится къ природъ, какъ воспитанникъ къ воспитательницъ, но отношение это не остается однообразнымъ и видоизмъняется съ успъхами просвъщенія. Развитіе духа превращаетъ ребенка въ мужа, сообщаетъ воспитаннику права господина надъ прежнею воспитательницей, но вліяніе посл'вдней продолжаєть существовать. Какъ ни сглаживаетъ европейская образованность племенныя различія, подводя ихъ подъ одинъ общій уровень, она не въ силахъ стереть главныхъ, природою поставленныхъ, рубежей. Югъ и съверъ, горы и равнины, близость или отдаленность моря и вообще водныхъ сообщеній остаются, несмотря на вст усилія человъка, опредъляющими дъятелями его исторіи. Итальянскій быть такъ же невозможенъ подъ небомъ Скандинавіи, какъ невозможенъ для населенія обширныхъ равнинъ Россіи образъ жизни Англичанина, находящагося въ постоянномъ сношеніи съ моремъ. Чізмъ меніве образованъ народъ, тъмъ въ большей зависимости онъ находится отъ виъшнихъ вліяній, глубоко проникающихъ въ его духовную жизнь. Религіозныя в'врованія языческихъ племенъ носятъ на себъ ясный отпечатокъ природы, среди которой они возникли. Тоже самое можно сказать о памятникахъ искусства и т. д.

Karl Ritter: Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und zur Geschichte der Menschen. 2-e изд.

Ero же: Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie. Berlin. 1852. Собраніе статей, заключающих въ себъ основныя положенія великаго географа.

II. Языкознаніе (Лингвистика и Филологія) не только открываеть намъ непосредственный доступъ къ литературнымъ памятникамъ главныхъ историческихъ народовъ, но даетъ средства прослъдить въ самой исторіи языковъ измъненія идей, которымъ эти языки служили органами. Тамъ, гдъ нъть положительныхъ преданій и свидътельствъ, языкъ становится для насъ единственнымъ источникомъ. "Не зная доисторической жизни народа, говорить по поводу русскаго языка г. Буслаевъ, мы можемъ составить себъ общее о ней понятіе только потому, какъ отразилась она въ языкъ. Слъдовательно для историка, повъствующаго объ отдаленномъ періодъ жизни народа, языкъ есть не только вспомогательное пособіе, но и существенный источникъ, историческій памятникъ отжившей старины. Какъ языческіе обычаи и обряды, за отсутствіемъ нъкогда оживлявшаго ихъ начала, оставались вь жизни народа безо всякаго развитія, и дошли до насъ въ современныхъ суевъріяхъ, забавахъ, играхъ и преданіяхъ, хранимыхъ въ народъ болье по привычкъ и притомъ безъ яснаго сознанія въ томъ, что это остатки языческой старины и что ими нарушается чистота нравовъ: такъ и языкъ, несмотря на послъдовавшее совершенствованіе народа при свъть христіанскихъ идей, постоянно сберегалъ слова и выраженія, чуждыя христіанскому міру, хотя и безо всякаго участія сознанія говорившихъ". Итакъ, служа върнымъ органомъ всъхъ умственныхъ успъховъ и одухотворяясь по требованію мысли, языкъ, въ своихъ первоначальныхъ формахъ, искони образовавшихся и донынъ живущихъ, долженъ быть разсматриваемъ, съ точки зрънія исторической критики, какъ памятникъ, изученіе котораго необходимо

для возсозданія древивішаго періода народной жизни. Кром'в того, сравнительное изученіе языковъ проливаеть св'єть на неразр'єшимые другимъ путемъ этнографическіе вопросы о происхожденіи и родств'є древив'йшихъ племенъ, являющихся въ исторіи. Надобно однако зам'єтить, что изсл'єдованія такого рода требують крайней осторожности и самой строгой критики. Наша наука уже много потерп'єда отъ неум'єстнаго употребленія этимологіи для объясненія запутанныхъ вопросовъ посредствомъ случайнаго сходства именъ и словъ. Въ великихъ твореніяхъ В. Гумбольдта: Ueber die Kawi Sprache и Якова Гримма: Deutsche Grammatik и другихъ трудахъ, совершенныхъ по этимъ образцамъ, можно найти подтвержденіе всего, сказаннаго нами о польз'є, какую исторія можеть извлечь изъ языкознанія.

Въ числъ вспомогательныхъ историческихъ наукъ мы пе помъстили хронологіи, потому что она входитъ въ исторію, какъ составная ея часть, и не имъетъ права на названіе отдъльной самостоятельной науки. Историческая или техническая хронологія (въ основаніи которой должно лежать астрономическое ученіе объ измъреніи времени) объясняетъ принятые у важнъйпихъ историческихъ народовъ способы дъленія времени.

Ideler: Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Berlin, 1825.

Brinckmeier: Practisches Handbuch der historischen Chronologie aller Zeiten und Völker, besonders des Mittelalters. Leipzig, 1843.

L'Art de vérifier les dates des faits histroriques. Paris, 1818.

Источники, изъ которыхъ наша наука заимствуетъ свои матеріалы, раздъляются на три главные отдъла: 1) изустныя преданія, 2) памятники и 3) письменныя свидѣтельства.

- 1) Преданія, живущія въ устахъ народа въ разнообразныхъ, преимущественно поэтическихъ формахъ, въ видъ пъсенъ, сказокъ и т. д., составляють важный источникъ для исторіи отдаленныхъ и бъдныхъ другими свидътельствами эпохъ. Отъ такихъ преданій не должно требовать върнаго изложенія отдъльныхъ событій, точности хронологической и географической; но они часто изображаютъ яркими чертами общій характеръ давно прошедшаго времени, его върованія, быть и нравы.
- 2) Памятники, то-есть разсѣянные по лицу историческаго міра слѣды древней жизни народовь, какь-то: развалины городовь и зданій, разнородныя произведенія искусствь и ремесль, монеты, медали, гербы, домашняя утварь и проч., возстановляють передъ нами прошедшее не съ одной только внѣшней, но съ внутренней, духовной стороны. При внимательномь изученіи они отчасти замѣняють отсутствіе положительныхъ историческихъ свидѣтельствъ. Колоссальные храмы Индіи также ясно обличають преобладаніе оеократическаго начала, какъ изящные образы, созданные греческимъ искусствомъ свидѣтельствують о свѣтломъ воззрѣніи на жизнь народа, среди котораго могло возникнуть и развиться такое искусство. Онисаніемъ и объясненіемъ памятниковъ занимается археологія, или наука древностей вообще. Пумизматика, то-есть ученіе о монетахъ, геральдика, ученіе о гербахъ, и другія подобныя отрасли знанія, которыя нѣкогда вноси-

лись въ число вспомогательныхъ историческихъ наукъ, суть части археологіи.

3) Письменныя свидътельства составляють самый важный и обширный отдъль историческихъ источниковъ. Сюда принадлежать всъ виды письменныхъ свидътельствъ: надписи, государственныя грамоты, дипломатическіе и юридическіе акты, лътописи, записки современниковъ, даже ученыя сочиненія, составленныя на основаніи утраченныхъ источниковъ.

Понятіе о всеобщей исторіи, объемлющее судьбы цѣлаго человѣчества, не было извѣстно ни древнему востоку, ни греко-римскому міру. Происхожденіе нашей науки относится къ новому времени. Азіатскимъ народамъ не чужда врожденная человѣку потребностъ знатъ свое прошедшес, но ихъ любознательность находитъ себѣ легкое удовлетвореніе въ самыхъ бѣдныхъ формахъ историческаго преданія: въ родословныхъ спискахъ (генеалогіяхъ), пѣсняхъ н болѣе или менѣе подробныхъ перечняхъ событій (лѣтописяхъ). Къ тому же на этихъ памятникахъ лежитъ обыкновенно печать исключительности религіозной или національной. Какъ по происхожденію, такъ и по содержанію своему священныя книги еврейскаго народа стоятъ безконечно выше другихъ историческихъ свидѣтельствъ о жизни древняго востока и составляють неизсякаемый источникъ поученія для всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ.

Во времена такъ называемой классической древности исторія получила другое, болъе практическое назначение, чъмъ на востокъ. Она сдълалась наставницею жизни, magistra vitae, по выраженію Цицерона. Греческіе н римскіе историки имѣли въ виду нравственное усовершенствованіе своихъ читателей, развитіе въ нихъ патріотизма, гражданской доблести, посредствомъ уроковъ и примъровъ прошедшаго. Исторією занимались высшіе умы Греціи и Рима, преимущественно государственные мужи, желавшіе передать потоиству событія, въ которыхъ они сами принимали д'ятельное участіе. Такимъ образомъ возникли безсмертныя произведенія, служащія образцами изящнаго и прагматическаго изложенія. Прагматизмъ древь нихъ, представляющій факты въ связи причинъ и следствій и ограничивающійся сферою политическихъ явленій, замізняль собою то, что въ настоящее время называется философіей исторіи. При всіхх высокихъ достоинствахъ своихъ историческіе труды греческихъ и римскихъ писателей суть ни что иное, какъ превосходныя монографіи, объемлющія болѣе или менъе значительные періоды, но отнюдь не удовлетворяющія нашимъ требованіямь отъ всеобщей исторін. Послідняя предполагаеть понятіе о единствъ рода человъческаго, котораго не было и не могло быть въ языческомъ міръ, представляющемъ зрълище безчисленныхъ, враждебныхъ между собою и разрозняющихъ народы религій. Только христіанство, провозгласившее всъхъ людей дътъми Единаго Отца и соединившее ихъ въ одну духовную семью, внесло въ жизнь тв иден, на основании которыхъ могла наконецъ возникнуть и наша наука.

Ростъ ея былъ медленъ. Господствующею формою историческихъ сочиненій въ теченіи среднихъ въковъ была льтописная. Льтописцы, большею

частію монахи, записывали доходившія до ихъ свѣдѣнія происшествія, не разбирая ихъ значенія и не заботясь о естественной связи причинъ и послѣдствій. Факты излагались въ хронологическомъ порядкѣ, по годамъ. Иной системы не было и не требовалось. Если лѣтописецъ касался временъ отдаленныхъ, то онъ вносиль въ свой трудъ цѣликомъ слова другаго, предшествовавшаго ему, лѣтописца. Исключеніе составляютъ только немногія, преимущественно въ Италіи возникшія произведенія. Но итальянскіе историки примыкають непосредственно къ древнимъ языческимъ образцамъ. Политическій прагматизмъ быль въ ихъ глазахъ высшею цѣлію историческаго искусства.

Первая попытка изложить Всеобщую Исторію, какъ нѣчто цѣлое, и сообщить ей систематическое единство науки была совершена въ началъ XVI стольтія, въ эпоху реформація. Въ 1532 году была издана въ Виттембергь хроника Іоанна Каріона, берлинскаго придворнаго астролога. Меланхтонъ, ученикъ Каріона, выправилъ и дополнилъ трудъ своего наставника (Chronicon Carionis latine expositum et auctum. Viteb. 1558-60). Переведенное на большую часть европейскихъ языковъ сочинение это въ продолженін двухъ въковь пользовалось исключительнымъ авторитетомъ не только въ протестантскихъ, но и въ католическихъ училищахъ. Каріонъ разд'іляеть исторію на періоды четырехъ всемірныхъ монархій: Ассирійской, Персидской, Македонской и Римской. Въ основании этого д'вленія лежала в'врная, но не ко всімъ временамъ приложимая идея о преемственности всемірно-историческихъ пародовъ. Эта идея, вполив оправданная древностію, никакъ не можетъ быть приложена къ новой исторіи, которая слагается изъ совокупной ділтельности ніскольких народовь, стоящих почти на ровной высоть могущества и просвъщенія. Новая исторія мало входила въ книги, написанныя по образцу Каріоновой; древняя и средняя состояла изъ краткаго и сухаго изложенія войнъ и государственныхъ переворотовъ. На внутреннюю жизнь народовъ, на развитіе образованности, и религіозныхъ и политическихъ учрежденій не обращалось почти никакого вниманія. Такое состояніе науки было тімь неудовлетворительніе для мыслящихь умовь, что XVI и XVII стольтія весьма богаты превосходными сочиненіями, посвященными исторіи отдільных государствъ и народовъ. Въ знаменитомъ твореніи своемъ: Discours sur l'histoire universelle (рѣчь о всеобщей исторіи) Боссюэтъ представиль великольпный, но неполный очеркъ исторіи. Почти одновременно съ нимъ Исаполитанецъ Ж. Б. Вико, изучая съ гепіальною проницательностію памятники римской древности, пришель къ заключенію, что римская исторія представляєть нормальное развитіе челов'вческих вобществь и что изъ ея явленій можно извлечь въчные законы исторіи. Его новая наука (Principi di una scienza nuova; Neap. 1725), не оцъненная современниками, исполненная странностей и темная по изложенію, сохранить однако навсегда высокое значеніе, какъ первый и притомъ глубокомысленный опыть указать въ игръ въчно измъняющихся явленій исторіи такіе же незыблемые, божественные законы, какимъ подчинена вившияя природа. Главная ошибка Вико происходить отъ того, что онъ слишкомъ держался нормъ, данныхъ

ему римскою жизнію, и недостаточно быль знакомь съ развитіемь средневыковой и новой жизни. Исторія, по его мивнію, искони описываетъ одинъ и тоть же кругь, выходя изь дикаго состоянія человізчества и возвращаясь къ нему чрезъ патріархально-осократическій, героическій и наконецъ гражданскій быть народовь. Между тьмь Англичанинь Болингорокь, разсматривавшій исторію съ точки зрівнія государственнаго мужа и древнихъ, подвергаль строгой и насмъщливой критикъ сухія компиляціи, изъ которыхъ большинство тогдашнихъ читателей черпало свои историческія свъдънія. Оплодотворенная этими разнородными вліяніями наука наша получила въ теченіи XVIII стольтія новое содержаніе и новыя формы. Къ ученымъ изследованіямъ прошедшаго присоединились великія открытія вь настоящемъ. Путешествія знаменитыхъ мореплавателей (Кука и другихъ), подробныя описанія народовъ, занимающихъ на лъстницъ общественнаго развитія самыя отдаленныя между собою ступени, расширили значительно историческій горизонть. Европеець, сличая свой быть съ бытомъ островитянъ Тихаго океана, невольно задумался о томъ, чемъ были его предки, и началъ считать шаги, сделанные ими на пути отъ дикости къ просвъщенію. Тогда историки раздълились на двъ главныя школы: одни подъ именемъ Всемірной исторіи разумъли по возможности отчетливое изложение судебъ всёхъ племенъ, обитающихъ на земномъ шаръ. Малоизвъстнымъ народамъ Африки отводилось на страницахъ учебной книги почти такое же мъсто, какъ Грекамъ или Римлянамъ. Другіе, противопоставлявшіе слову: всемірная, названіе всеобщей, не допускали въ исторію всёхъ народовъ безъ разбора, выбирали изъ нихъ только главные и при изложеніи событій довольствовались только важивищими. Но гдв было найти мърило этой важности? Какъ избъжать личнаго произвола при одънкъ разнородныхъ фактовъ, имъющихъ право на мъсто въ наукъ? Споры эти были собственно ръшены виъ строгихъ предъловъ самой исторіи, въ сферъ другой науки, именно въ философіи. Лесингь, принимавшій исторію за воспитаніе рода челов'тческаго Провид'тніемъ, Гердеръ, возставшій противъ сухаго ученія о прогрессъ, заключающемся во внъшнемъ накопленіи благь, совокупность которыхъ составляеть цивилизацію, и въ передачь этихъ благь оть одного покольнія къ другому для дальньйшаго приращенія, и доказывавшій, что д'ыйствительные успыхи человычества совершаются не такимы образомъ, а чрезъ постоянное углубленіе духа въ самого себя, чрезъ возрастающее самосознаніе, наконецъ Кантъ, искавшій ціли гражданскихъ обществъ, сообщили нашей наукъ движеніе, которое не остановилось досель и исходъ котораго трудно предвидъть. Еще значительнъе было вліяніе Шеллинговой системы тождества, или единства законовъ, господствующихъ въ міръ вившнихъ явленій и въ міръ духа, въ природъ и въ исторіи. Такимъ образомъ оправдались цълымъ рядомъ великихъ трудовъ и многостороннихъ изследованій геніальныя предположенія Вико о законности въ исторіи. Но признавая вполить тъсную связь и даже иткоторую зависимость посять дней отъ философіи, мы должны отстаивать ее противъ произвольнаго построенія ея фактовъ, которое такъ часто позволяютъ себъ философы.

Настоящая задача Всеобщей исторіи показана нами въ начальныхъ стро-

кахъ этого введенія. Задача трудная и многосложная. Въ ръшеніи ся должны принять деятельное и дружное участіе все другія науки, имеющія войти въ исторію, какъ ръки вь океанъ. До такого ръшенія еще далеко, но оно становится съ каждымъ днемъ возможнъе и въроятнъе. Всякій шагъ, сдъланный впередъ человъческою мыслію, обращается въ пользу исторіи. Въ настоящее время она уже оставила за собою политическій прагматизмъ древнихъ и устранила отъ себя требованіе непосредственной пользы и практическихъ приложеній, о чемъ такъ много заботился XVIII въкъ. Мъсто прагматической связи событій заступиль промысль, управляющій ходомъ судебь человъческихъ. Благоговъйно созерцаетъ историкъ ряды стройно развивающихся по указанію божественнаго перста явленій, въ которыхъ случаю предоставлена роль слъпаго исполнителя. Польза исторіи является намъ уже не въ видъ возможности прилагать къ измънившейся современности примъры прошедшаго, а въ цъльномъ и живомъ пониманіи прошедшаго. Такое пониманіе, основанное на долгой бесёдё съ минувшими веками и народами, приводить насъ къ сознанію, что надъ всёми открытыми наукою законами историческаго развитія царить одинь верховный, то-есть нравственный законъ, въ осуществленіи котораго состоить конечная цель человечества на земль. Высшая пользя исторіи заключается, сльдовательно, въ томъ, что она сообщаеть намъ разумное убъждение въ неминуемомъ торжествъ добра надъ зломъ. Поддерживаемый этимъ убъжденіемъ человъкъ пріобрътаеть новыя силы для борьбы съ искушеніями жизни, для исполненія назначеннаго ему Провиденіемъ скромнаго долга или великаго призванія. Теплымъ участіемъ въ прошедшихъ и будущихъ судьбахъ человівчества мы расширяемъ объемъ нашего личнаго существованія и дізлаемся ніжоторымъ образомъ причастными всемъ уже совершеннымъ или еще имеющимъ совершиться подвигамъ добра и просвъщенія.

Изъ Книги Бытія мы знаемъ, что челов'якъ вышелъ изъ рукъ Создателя въ последній, то-есть шестой день творенія. Истина священнаго сказанія подтверждается изслідованіями новой, почти въ наше время возникшей науки, именно геологіи. Занимаясь изученіемъ пластовъ, составляющихъ кору земнаго шара, геологія пришла къ заключенію, что человъкъ относительно недавній гость на землів и что его появленію предшествовало созданіе безчисленнаго множества другихъ, частію уже не существующихъ организмовь. Остатки этихъ организмовъ сохранились въ древитишихъ слояхъ земной коры, соотвътствующихъ періодамъ ихъ существованія. Но кости человека и вообще следы его бытія, то есть дела его рукъ, встречаются только на самой поверхности коры, въ пластахъ новъйшаго образованія. Изъ того же священнаго сказанія заимствуемъ мы наши свъдънія о судьбахъ Адамова потомства до раздъленія его на отрасли Сима (Семитовъ), Хама (Хамитовъ) и Яфета (Яфетидовъ). Отрасли эти разселились въ Азіи, Африкъ и Европъ, подраздълились въ свою очередь на многочисленныя племена, утратили подъ вліяніемъ разнообразныхъ географическихъ и историческихъ условій первоначальное сходство между собою и представляють намъ нывъ изумительную пестроту народных в особенностей, языковъ и вившнихъ или физіологическихъ признаковъ. Последніе обратили на себя вниманіе естествоиспытателей в привели къ классификаціи рода человъческаго на породы. Блуменбахъ, котораго можно назвать основателемъ сравнительной антропологіи, принимаеть пять главныхъ мородъ: 1) кавказскую, или білую, 2) монгольскую, или желтую, 3) эоіопскую, или черную, 4) американскую, или мъдно-красную, и 5) малайскую, или бурую. Въ основании своей классификаціи Блуменбахъ полагалъ сверхъ цвъта кожи и волосъ преимущественно форму черепа. Новъйшіе натуралисты находять эти признаки недостаточными и, опиралсь на другія, не принятыя Блуменбахомъ въ соображеніе данныя, какъ-то на языки, принимаютъ частію большее, частію меньшее число породъ. Не входя въ разборъ ихъ доводовъ, мы скажемъ только, что результать важивишихъ антропологическихъ наблюденій вполив подтверждаеть сказаніе о происхожденіи челов'ьчества отъ одной четы. Теперь уже доказано, что цвътъ кожи можетъ измъняться не только при перемънъ климатовъ, но даже отъ рода пищи. Въ Африкъ есть черныя племена, красотою формъ не уступающія ни мало самымъ красивымъ отраслямъ кавказской породы. Вліяніе природы, быта и образованности вообще на разм'єры и форму частей тыла не подлежить сомныню. У народовь образованныхь, говорить академикъ Беръ, полость черепа развитье, чъмъ у дикарей. Черепъ негра, родившагося въ Америкъ, уже превосходить объемомъ черепъ его же соплеменника, живущаго въ Африкъ. Следовательно человечество, имеющее слиться въ лонъ христіанства въ одну духовную семью, уже составляеть семью естественную, соединенную общимъ праотцемъ Адамомъ. Допустивъ такое родство, существующее между обитателями земнаго шара, мы должны необходимо принять и истекающую изъ этого родства равную способность всѣхъ породъ къ образованности и совершенствованію.

Несмотря на единство начала, различіе породъ играло до сихъ поръ подъ преобладающимъ вліяніемъ естественныхъ опредѣленій важную, хотя еще не совсѣмъ объясненную роль. Каждая порода или группа племенъ, отмѣченныхъ сходными физіологическими примѣтами, выразила въ теченіи исторіи какія-нибудь особенныя, ее характеризующія, духовныя свойства. Господствующею, опредѣляющею ходъ всемірно-историческихъ событій породою является бѣлая, или кавказская. Вотъ почему нѣкоторые историки нашего времени называютъ ее по преимуществу дѣятельною (active) въ противоположность другимъ страдательнымъ (passive).

Образованіе первыхъ гражданскихъ обществъ лежитъ за предълами историческихъ воспоминаній. Народы входять въ исторію уже готовыми, совершенно сложившимися. Ихъ зарожденіе и начальный ростъ ускользають отъ нашихъ наблюденій. Но въ основаніи каждаго народа лежитъ, какъ первоначальная единица, отдъльное семейство. Семейство разростается въ родъ или кольно, изъ рода образуется народъ. Формы семейной жизни переходять на родъ и на его дальнъйшее развитіс. Мъсто отца семейства заступаеть въ родъ родоначальникъ, т. е. старшій изъ родичей, патріархъ. Онъ правитъ родомъ, какъ семействомъ, соединяя въ себъ значеніе отца, судьи и первосвященника. Первыя возникающія на земль государства носятъ на

себ' характерь семействъ. Отд'альные родоначальники подчиняются одному государю, въ лица котораго выражается кровное или политическое единство нъсколькихъ родовъ.

Древнъйшія государства возникли, сколько намъ извъстно, въ Африкъ и въ Азіи, у подножія той неровной нагорной плоскости, которая образуєть средину этой части свъта. Верхняя Азія была исконною родиною племенъ кавказской и монгольской породы. Они вели здъсь жизнь охотничью, кочевую. Когда кавказскія племена спустились къ юго-западнымъ и южнымъ низменностямъ, а монгольскія къ восточнымъ, новая родина вызвала въ нихъ новыя потребности и привычки осъдлой жизни, которыя не могли развиться въ безконечныхъ и однообразныхъ пустыняхъ средней Азіи, представляющихъ доселъ бъдныя условія для земледълія и полный просторъ охотнику или кочевнику, переходящему со стадами своими отъ одного пастбища къ другому.

Тысячельтія отдыляють нась оть того неопредыленнаго никакими хронологическими данными времени, когда въ исторіи явились первыя гражданскія общества въ формахъ патріархальнаго государства. Съ тыхъ поръ человычество совершило длинный путь, знаменуя каждый шагь свой побыдами
надъ природою и развитіемъ новыхъ формъ жизни. Но событія, наполняющія минувшія тысячельтія, могуть быть органически раздылены на два
большіе отдыла: на исторію языческаго міра, или древнюю, и исторію христіанскаго міра, которая въ свою очередь подраздыляєтся по свойству явленій, составляющихъ ея содержаніе, на среднюю и новую. Рубежемъ, отдыляющимъ древнюю исторію оть христіанской, мы принимаемъ царствованіе
Константина Великаго. Средняя исторія замыкаєтся великими событіями,
совершившимися въ исходь XV и началь XVI-го выка, т. е. возрожденіемъ
наукъ, открытіємъ Америки и новаго пути въ Ость-Индію, реформаціей и
т. д. Три послыднія стольтія принадлежать къ новой исторіи.

## древняя исторія.

### Китай.

Природныя границы Китая, т. с. общирныя степи, почти непроходимыя горныя системы и море, омывающее бѣдный удобными пристанями берегь, отръшають живущія здѣсь племена, принадлежащія къ монгольской породѣ, оть сообщеній съ остальнымъ міромъ. Китайская исторія представляеть намъ изумительное явленіе государства, существующаго безъ значительныхъ внутреннихъ измѣненій съ однѣми и тѣми же формами жизни въ продолженіе слишкомъ 4,000 лѣтъ. Нигдѣ не выразилось съ такою силою начало исключительной, отрицающей всѣ стороннія вліянія, національности. Сердце Китайской имперіи составляетъ равнина, спускающаяся отъ западной возвышенности къ морю между рѣками Гоан-хо и Янъ-це-Кяномъ. Здѣсь на богатой, призывающей человѣка къ земледѣлію и промышленности почвѣ

началась китайская исторія и положены основанія китайской образованности. На этой равнинъ, покрытой многочисленнымъ, превышающимъ средства къ продовольствію населеніемъ, растуть въ изобиліи рисъ, составляющій главную пищу Китайца, сахарный тростникъ, шелковица, хлопчатникъ и другія полезныя растенія. Почва превосходно обработана и изръзана каналами, проведенными между Гоан-хо, Янъ-це-Кяномъ и ихъ притоками. Эти каналы служать путями сообщеній и доставляють средства для искусственнаго орошенія полей. Нигдъ земля не имъстъ такой цънности и нигдъ человъкъ такъ не привязанъ къ ней, какъ въ китайской месопотаміи, или междуръчіи. Здівсь подъ вліяніемъ естественныхъ условій развились отличительныя черты китайскаго характера: упорное трудолюбіе, любовь къ родному очагу и преобладающее стремленіе къ чувственнымъ, матеріальнымъ цълямъ бытія. Къ югу отъ Кяна природа представляеть болве разнообразный, частію альпійскій характерь; отлогости горь и холмовь усьяны чайнымь растеніемъ, разведеніемъ котораго преимущественно занимаются жители. На съверъ отъ Гоан-хо климать довольно суровый; но земля производить разные роды хлъба и овощей, и трудъ земледъльца не остается безъ вознагражденія.

Китайскія преданія говорять, что вь глубочайшей древности сто семействъ спустились съ западныхъ горъ (Кюнъ-луна) на равнину, лежащую между великими ръками, и заселили ее, вытъснивъ или покоривъ первоначальныхъ полудикихъ обитателей. Оть этихъ ста семействъ произошла большая часть нынешняго, до 400,000,000 душь простирающагося населенія срединной имперіи. Историческому періоду предществують баснословныя времена неопредъленнаго объема. Незнающій настоящей цѣны времени, которое проходить, не производя существенныхъ перемань въ его судьба, востокъ привыкъ измърять прошедшее десятками тысячельтій. Положительное лътосчисленіе и болье достовърныя историческія преданія начинаются для Китая съ императора Яо, или съ 2357 года до Р. Х. Когда Яо вступилъ на престоль, почва его государства была уже обработана, жившіе на ней до пришествія человъка хищные звъри большею частію истреблены, орудія земледълія уже были изобрътены и главныя учрежденія гражданской и семейной жизни установились. Направленный къ практическимъ цълямъ умъ китайскаго народа приписываеть героямъ древности, которые у другихъ народовъ являются всегда въ поэтическомъ видѣ, преимущественно полезные, хотя и прозаическіе подвиги. Нынъ вь Китат царствуеть уже 22-я династія, но династическіе перевороты, частыя дробленія государства и даже его двукратное завоеваніе иноплеменниками не измінили основныхъ формъ государственной жизни, хотя внутренно эти формы искажены и прикрывають собою испорченный и лживый порядокъ вещей. Китайская исторія однообразна; несмотря на свою оригинальность и на богатство внішнихъ явленій, она представляеть гораздо мен'ве занимательности, чівмь исторія другихъ не только европейскихъ, но даже азіатскихъ народовъ. Патріархальная, построенная на семейномъ началь монархія раздробилась на многочисленныя удъльныя княжества, которых владъльцы, пользуясь слабостю

императоровъ третьей династіи Чжоу (1122-256 до Р. Х.), получили самостоятельное значеніе. Народъ, по свидътельству витайскихъ лътописей. пересталь уважать обычаи предковъ и предался опаснымъ нововведеніямъ. Тогла явились два мудреца: Лао-цзы и Кхун-цзы, котораго мы привыкли называть Конфуціемъ. Первый (род. около 604 г. до Р. Х.), по всей въроятности, знакомый съ умозрѣніями Индусовъ, проповѣдовалъ человѣколюбіе, презрівніе благь земныхъ и призываль всіхть къ жизни исключительно созерцательной. Источникомъ всякаго бытія онъ признаваль візчный разумъ (Тао). Послъдователи Лао-цзы образовали значительную, до сихъ поръ существующую секту Тао-цзы. Секта эта обоготворила своего основателя и исказила его ученіе примъсью всякаго рода суевърій. Несравненно важнъе для Китая была дъятельность Кхун-цзы (551 — 478 до Р. Х.). Кхун-цзы посвятилъ жизнь свою на возстановление потрясенной нравственности своихъ соотечественниковъ. Съ этою целью онъ собраль и привелъ въ порядокъ преданія старины, которыя, по его мижнію, должны служить постояннымъ примъромъ новымъ поколъніямъ. Всякое отступленіе отъ старины гибельно. Ученіе Кхун-цзы весьма просто. Онъ смотрить на народъ свой, какъ на большое семейство, и выводить изъ этого начала необходимость трехъ главныхъ отношеній: между государемъ и подданными, между отцемъ и дътьми, между мужемъ и женою.

На вопросы религіозные онъ обращаль мало вниманія и коснулся ихъ мелькомъ. Видно впрочемъ, что онъ признавалъ верховное существо и загробную жизнь. Вообще китайскій народъ до сихъ поръ не обнаруживаль сильной религіозной потребности. Въ составленныхъ изъ разнородныхъ источниковъ кинахъ, или книгахъ Кхун-цзы заключается вся китайская мудрость. Главные изъ киновъ суть И-кинъ, или книга перемънъ, непонятное сочиненіе, содержащее въ себъ нъчто въ родъ философіи природы; Шу-кинъ, книга лътописей, въ которой изложена древнъйшая исторія Китая; Ши-кинъ, состоящая изъ 310 народныхъ пъсенъ и стихотвореній, выбранныхъ Кхунцзы изъ 3000 бывшихъ у него подъ рукою; наконецъ Ли-кинъ, или книга обрядовъ. Позднъйшая литература представляетъ только развитіе тъхъ идей, которыя находятся въ кинахъ (см. Pauthier, Livres Sacrés de l'Orient. Paгіз, 1841. Здісь переведены ніжоторыя изь сочиненій Кхун-цзы и его учениковъ). Высокая нравственность Кхун-цзы и чистота его ученій, извлеченныхъ изъ древнъйшихъ памятниковъ китайской жизни, доставили ему многочисленныхъ приверженцевъ, которые посвятили себя изученію его твореній и дъйствовали въ томъ же духъ на общественное мнъще. Въ 256 г. до Р. Х. династія Чжоу была свержена съ престола. Мъсто ея заступила династія Цинь. Императоръ Цинь Ши-Хуанъ-ди (246 — 209) принадлежить къ числу самыхъ замъчательныхъ людей Востока. Онъ нокорилъ всъ удъльныя княжества и возстановиль въ Китаъ единодержавіе. Дабы положить конецъ набъгамъ и грабежамъ кочевыхъ племенъ, съ которыми его предпоственники вели непрестанныя войны, онъ построиль великую стъну, имъвшую служить съверной границею срединной имперіи. Эта стъна, протянутая впоследствій далее до самаго моря, превосходить колоссальностію раз-

Digitized by Google

мъровъ всъ другіе памятники, созданные человъкомъ. Сверхъ того, Ши-Хуанъ-ди устроилъ удобные пути сообщенія, завоевалъ области, лежащія къ югу отъ Янъ-де-Кяна, приказалъ составить статистическую опись своихъ владъній и положиль основаніе административной системы, донынъ господствующей въ Китаъ. Пововведенія пренебрегавшаго стариною и исполненнаго смълыхъ замысловъ императора возбудили ропотъ ученыхъ, т. е. последователей Кхун-цзы, которые составляли могущественный числомъ и вліяніемъ классъ людей. Въ ожесточенной борьбъ съ защитниками древности, Ши-Хуанъ-ди велълъ сначала сжечь всъ книги, находившіяся въ Китаъ, а потомъ предать смерти строптивыхъ ученыхъ. 460 человъкъ было казнено въ одной столицъ. Но величіе дома Цинь не долго пережило Ши-Хуанъ-ди. Черезъ семь лътъ послъ его смерти, на престолъ вступила новая династія Ханъ, которая держалась другой, болье согласной съ духомъ народа политики. Упрътвинія оть сожженія книги были тщательно собраны, и ученые получили въ государствъ значеніе аристократическаго сословія. Въ настоящее время въ ихъ рукахъ сосредоточено все правленіе.

Однообразный ходъ китайской исторіи не допускаеть возможности ея разделенія на самостоятельныя части. Древняя исторія срединной имперін ни чъмъ не отличается отъ новой. Главныя событія, совершившіяся въ точеніе 15-ти въковъ, отдъляющихъ паденіе династіи Цинь отъ завоеванія Китая Монголами, суть: принесеніе изъ Индіи (въ 56 г. по Р. Х.) буддизма, составляющаго теперь господствующую въ низшихъ классахъ религію: высшія, или образованныя сословія испов'єдують отвлеченный деизмъ Кхун-цзы; внъшнее распространение государства, котораго западныя границы придвинулись къ области Каспійскаго моря; наконецъ различныя изобрътенія весьма важныя по себъ, но не обнаружившія на судьбы народа того вліянія, какое тъ же самыя изобрътенія обнаружили въ Европъ. Въ Х-мъстольтіи по Р. Х. Китайцы уже знали употребленіе пороха, книгопечатаніе. писчую бумагу, компасъ и вообще вившними сторонами своей образованности стояли гораздо выше западныхъ народовъ. Самый блестящій періодъ китайской образованности совпадаеть съ царствованіемъ двухъ династій Тханъ и Сунъ отъ 618-1279 года. Но ни великая ствна, ни умственное превосходство Китайцевъ не спасли ихъ отъ иноземнаго владычества. Уже во ІІ-мъ стольтіи до Р. Х. Китайцы должны были платить дань ствернымъ сосъдямъ своимъ Хуннамъ и покупать у нихъ миръ. Въ 1279 г. Монголы овладъли разложившеюся на три государства срединною имперіею и властвовали надъ нею 88 лѣтъ, по истеченіи которыхъ они были изгнаны. Но Китай не съумъль сохранить своей независимости: въ 1644 году онъ подпаль подъ власть царствующей донынъ манжурской династіи Цинъ.

Примъръ Китая доказываетъ, что историческое значеніе государствъ опредъляется не столько цыфрами населенія и квадратныхъ миль, сколько духовными силами народа. Китай имълъ вліяніе только на племена монгольской породы, которыя постоянно, даже въ качествъ завоевателей, подчинялись его высшей образованности. Но характеръ этой образованности чисто внъшній. Въ китайскомъ языкъ отразилась духовная бъдность на-

рода. Этотъ языкъ состоитъ собственно изъ 447 или 450 звуковъ, т. е. односложныхъ словъ, которыя при помощи удареній выражають разныя понятія. Есть звуки, им'єющіе до ста значеній. Слова не изм'єняются по падежамъ и временамъ, и взаимное ихъ отношеніе опредаляется только порядкомъ, въ которомъ они слъдують одно за другимъ. Азбука китайская представляеть не менъе странное явленіе: она почти совершенно независима и отръшена отъ изустнаго языка, ибо состоитъ изъ условныхъ знаковъ или гіероглифовъ, изображающихъ большею частію не звуки, а предметы и понятія. Число такихъ знаковъ простирается до несколькихъ десятковъ тысячь, изученіе которыхъ представляеть большія трудности, несмотря на то, что они подведены подъ 214 ключей. Китайская азбука первоначально состояла изъ изображеній видимыхъ предметовъ, къ которымъ въ послідствіи присоединились символическія фигуры для отвлеченныхъ понятій, и наконецъ уже звуковые, или фонетическіе знаки, соответствующіе нашимъ буквамъ, но передающіе пълые слоги или слова. При крайне скудномъ языкъ и необыкновенно сложной системъ писменъ умственное развите народа должно было встрътить много препятствій, независимо отъ другихъ историческихъ условій. Литература Китая богата сочиненіями всякаго рода, свид'єтельствующими о необыкновенномъ трудолюбіи и даже остроуміи тамошнихъ ученыхъ, но настоящаго знанія мало. Незнакомые съ просвъщеніемъ другихъ народовъ, исполненные раболепнаго уваженія къ старине, китайскіе ученые посвящають цълую жизнь на усвоение себъ огромнаго выработаннаго прежде матеріала и не выходять изъ теснаго круга исключительно національныхъ идей. Можно смело сказать, что духовное содержание китайской образованности не получило никакихъ приращеній со временъ Кхун-цзы. Владычество ученыхъ, которымъ ввърены всъ государственныя должности, поддерживаетъ существующую систему, съ паденіемъ которой должно пасть ихъ собственное значеніе. Патріархальныя формы не соотвътствують болье характеру многочисленнаго, испорченнаго народа и выражаются только внъшнимъ образомъ, въ лицемърномъ соблюдении древнихъ обрядовъ и обычаевъ. Разнообразныя религіозныя в'єрованія, господствующія въ Кита'є, не въ состояніи поддержать упадающей нравственности народа, у котораго до сихъ поръ почти не просыпалась жажда высшей духовной истины. Событія послъднихъ десятильтій, обнаружившія вполнь слабость и внутреннее разложеніе срединнаго царства, открыли въ то же время новые пути европейскимъ вліяніямь и положили конець той національной исключительности, которая отчасти довела Китай до его нынашняго состоянія.

Въ китайскомъ государствъ монгольская порода выразила свое призваніе къ образованности и свою способность къ формамъ гражданской жизни. Выше этой ступени она еще не поднималась въ исторіи. Мы перейдемъ теперь къ судьбамъ Бълой, или Кавказской породы, которая при самомъ вступленіи своемъ въ исторію распадается на двъ большія отрасли, ръзко отмъченныя свойствомъ языковъ и нравственными особенностями народовъ,— Семитическую и Индо-Германскую.

# АРІЙСКОЕ ПЛЕМЯ.

## 1. Зендская отрасль.

Древивищіе следы исторической жизни Индо-Германцевъ приводять насъ къ подножью Индукуша, горнаго хребта, отдъляющаго восточную часть возвышенной плоскости азіатскаго материка отъ западной. На Югь и на Западъ отъ Индукуша, между ръками Оксомъ (Аму-Дарія), Тигромъ и Индомъ тянется обширное, отмъченное изумительнымъ разнообразіемъ почвы и климата пространство, называемое Ираномъ. Здъсь впервые встръчаемъ мы Айрійское, или Арійское племя. У Арійцевь сохранилось сказаніе о первобытной ихъ родинъ, Айрьянъ - Ваеджъ, лежавшей, по всей въроятности, у истоковъ Окса. Страна эта, говоритъ сказаніе, превосходила богатствомъ и красотою вст остальныя части міра. Но климать измінился: місто продолжительнаго лета заступила жестокая десятимесячная зима, принудившая Арійцевъ покинуть прежнюю, ніжогда прекрасную родину и искать себів новыхъ жилищъ. Театромъ ихъ странствованій быль верхъ Ирана. Исполненное глубокаго смысла преданіе изображаеть постепенный переходь оть кочеваго пастушескаго быта къ земледъльческому и гражданскому. Установителемъ послъдняго былъ Іима-Кшаета, т. е. Іима Блистательный, въ позднъйшемъ искаженіи Джемшидъ. Онъ пришелъ съ народомъ своимъ въ землю Варъ (неизвъстную намъ часть Ирана, быть можеть Бактрію), построилъ города, соединилъ ихъ дорогами, составилъ законы и провелъ въ недавно занятой имъ почвъ глубокую борозду золотымъ кинжаломъ, полученнымъ имъ въ даръ отъ божества. Тогда земля покрылась растеніями; полезныя человъку животныя расплодились, и водворилось общее благоденствіе. Поселившіеся въ Варъ Арійцы называются по языку, которымъ они говорили и на которомъ писаны ихъ священныя книги, Зендскими, въ отличіе отъ соплеменныхъ имъ Арійцевъ Индійскихъ, которые во время общаго странствованія перешли за Индъ.

Устроенное Іимою государство продолжало процвътать при потомкахъ его (династія Пидждадіевъ); но сыновья внука его Феридуна поссорились между собой и основали два враждебныя царства Иранъ и Туранъ. Послъднее лежало къ Съверу отъ Окса, или Аму-Даріи, и заключало въ себъ дикіе народы, еще не знакомые съ благами образованной гражданской жизни. Историческая борьба между Ираномъ и Тураномъ получила впослъдствіи высшее, символическое значеніе. Въ ней выразилась для послъдователей Заратуштры внъшнимъ образомъ въчная распря добра со зломъ, свъта съ мракомъ, Ормузда съ Ариманомъ.

По пресъчени рода Пидждадіевъ въ Иран'в царствовала династія Кааніевъ (отъ слова ка—царь на язык'в древнихъ Персовъ; кава по зендски). Царствованіемъ кавы Вистаспы, или Густаспа, замыкаются историческія пре-

данія Зендскихъ Арійцевъ. У насъ н'этъ никакихъ положительныхъ данныхъ для опредъленія времени, когда жиль кава Вистаспа, современникомъ котораго быль Заратуштра, болье извыстный подъ испорченнымь именемь Зороастра. Изъ дошедшихъ до насъ скудныхъ извъстій видно, что Заратуштра явился въ эпоху упадка первобытныхъ религіозныхъ върованій Зендскаго народа. Его дъломъ было возстановленіе и, какъ кажется, приведеніе въ систематическое единство этихъ върованій, основанныхъ на обоготвореніи силь природы и отвлеченныхъ нравственныхъ понятій. Воть вкратцъ содержаніе ученій, приписываемыхъ Заратуштръ. Въ началь существовало одно только безконечное, несозданное время (Зрване-Акаране). Оть Зрване-Акаране произошли Аурамазда, или Ормуздъ, и Аграмайніу, или Ариманъ. Ормуздъ есть всесовершенный, всевидящій и чистьйшій создатель міра. Его окружають и служать ему свытлая ісрархія духовь: 6-ть Амеша - Спенти; 28 Язатовъ, или Изедовъ, между которыми особенно замѣчательны Митра (Солнечный свыть) и Серожъ (слово), сверхъ того безчисленные Фроващи, или Феруеры, т. е. божественныя идеи, первообразы всего существующаго. У каждаго человъка, у каждаго живаго существа есть свой Феруеръ, т. е. его чистый первообразъ, его живой духъ. Міръ, созданный Ормуздомъ, былъ міромъ свъта и добра. Внъ его лежитъ царство Аримана, источника тьмы, зла и всего нечистаго. Ариману повинуются Девы, духи зла: они искажають твореніе Ормузда. Но борьба послідняго съ Ариманомъ должна кончиться полнымъ торжествомъ свъта. Самъ Ариманъ возвратится въ сонмъ чистыхъ духовъ, отъ которыхъ онъ некогда отложился.

Дуализмъ, борьба двухъ противоположныхъ отвлеченныхъ началъ, олицетворенныхъ въ Ормуздъ и Ариманъ, составляетъ отличительный характеръ азіатской религін. Мы упомянули выше о простыхъ основахъ этихъ върованій, первоначально общихъ зендскимъ и индійскимъ Арійцамъ. Ученія, приписываемыя Заратуштръ, представляютъ намъ уже позднъйшую, подъ вліяніемъ жреческихъ умозрѣній и другихъ условій развившуюся религіозную систему. Совокупность этихъ ученій была изложена въ Авестъ (т. е. тексть), составление которой принадлежить конечно не одному Заратуштръ и было, въроятно, дъломъ нъсколькихъ покольній жрецовъ. Авеста заключала въ себъ, по персидскимъ преданіямъ, 21 отдълъ, или наскъ. До насъ дошли только отрывки, частью въ переводахъ на поздивищія нарвчія Персовъ. Остальное погибло или было истреблено въ эпоху Македонскаго завоеванія. Содержаніе уцъльвшихъ отрывковъ составляють религіозные гимны, молитвы, изложение отдъльныхъ догматовъ и разговоръ Ормузда съ Заратуштрою, предлагающимъ божеству разные вопросы (въ Вендидадѣ). Въ Европъ эти памятники сдълались извъстными не ранъе половины прошлаго стольтія; но французскій переводъ Зендъ-Авесты, изданный Анкетилемъ Дюперрономъ, крайне неудовлетворителенъ, особенно при нынъшнемъ состояніи восточной филологіи. Зендскіе тексты могуть быть объяснены только при пособіи родственнаго зендскому санскритскаго языка, котораго не знали ни Анкетиль, ни его наставники Парсы, или Гебры, исповъдующіе ученіе Заратуштры, поклонники огня, досель существующіе въ Индіи и на берегахъ Каспійскаго моря въ Баку. Народъ Зендскій раздізлялся на четыре сословія: жрецовъ (atharva); воиновъ (fathaestar, т. е. стоящіе на колесницѣ); земледѣльцевъ (vaiçtrya) и ремесленниковъ. Жрены составляли главное насл'вдственное сословіе, или касту, сохранившуюся подъ именемъ маговъ въ позднъйшихъ царствахъ Мидійскомъ и Персидскомъ. Если царь не принадлежаль по рожденію къ касть жреповъ, то опъ, по всей въроятности, причислялся къ ней при вступленіи на престолъ. Жрецы занимали важивищія государственныя должности: изъ нихъ избирались судьи и дестуры, или правители округовъ. Во главъ каждаго изъ трехъ высшихъ сословій стояль отдівльный начальникъ. Только у четвертаго сословія, къ которому сверхъ ремесленниковъ принадлежали купцы, не было начальника: вообще оно занимало, какъ видно, весьма низкое положеніе въ древнъйшемъ государствъ, въ которомъ не могла еще развиться городская жизнь. Все гражданское законодательство Авесты находится въ тесной связи съ нравственными ученіями и основано на непосредственныхъ запов'вдяхъ Ормузда.

Сверхъ полумиенческаго Вара, Зендская вътвъ Арійскаго племени основала еще государства Бактрійское, Мидійское и Персидское. Судьбы перваго намъ неизвъстны; въ глубокой древности оно уже было покорено Ассирійцами, владычество которыхъ простиралось почти на весь Иранъ. По мнънію нъкоторыхъ ученыхъ, Бактрія была театромъ дъятельности Заратуштры. Исторія Мидіи и Персіи будетъ изложена далъе. Мы перейдемъ теперь къ Арійцамъ Индійскимъ.

# 2. Индійскіе Арійцы.

Chr. Lassen, Indische Alterthumskunde, 1843 — 1853, 2 тома. Самое полное собраніе относящихся къ древней Индіи свъдъній. Weber, Akademische Vorlesungen über Indische Litteraturgeschichte. Berlin, 1852.

Къ Югу отъ Гималайскаго хребта, составляющаго его съверную и съверо-восточную границу, лежитъ великій Индійскій полуостровъ. На Съверо-Западъ его отдъляютъ отъ Ирана горы, спускающіяся къ правому берегу Инда. Южная часть полуострова, заключающаго въ себъ около 65,000 кв. миль съ 140 или 150 милліонами населенія, выдается въ море. Виндійскія горы (Vindhia) и ихъ отрасли раздъляютъ переднюю Индію на два большіе треугольника, изъ которыхъ съверный, континентальный, носить названіе Индостана въ тъсномъ смысль, южный, съ трехъ сторонъ омываемый моремъ, называется Деканомъ. Ни одна изъ историческихъ странъ Востока не протянута такъ далеко на Югъ, какъ передній Индійскій полуостровъ, лежащій между 34½ и 6-мъ град. съв. широты. Весьма небольшая, начинающаяся близь Кантона часть китайскихъ владъній находится за тропикомъ; Вавилонія едва достигаетъ до 30-го гр. съв. широты; одна Нильская долина представляеть въ этомъ отношеніи, хотя въ гораздо меньшихъ размърахъ, нъкоторое сходство съ Индіею, большая часть которой

принадлежить къ тропическимъ странамъ. Но необычайное богатство и разнообразіе индійской природы условлено не одною широтою географическаго положенія. Почти весь Индостанъ состоить изъ обширной равнины, главную часть которой составляють низменности, образуемыя теченіемь Инда и Гангеса. Орошаемая множествомъ притоковъ область средняго и нижняго Гангеса считается по справедливости садомъ и житницею Индіи. Земля даеть тамъ двъ и даже три жатвы въ годъ. Произведенія растительнаго и животнаго царства отличаются своими противуположностями. Тропическія растенія аръють въ виду покрытой въчными снъгами и произведеніями полярныхъ странъ Гималаіи. Климать постепенно переходить оть Гималайской стужи къ влажной и теплой температуръ Гангесской долины. У Инда жары сильнъе и воздухъ суше. Вообще берега послъдней ръки не плодородны. Часть льваго берега входить въ составъ большой тянущейся къ востоку песчаной пустыни. Но Пенджабъ, или Пятиръчіе, служить исключеніемъ и доставляеть въ изобиліи все нужное для жизни земледъльческаго народа. По ту сторону Виндійскаго хребта почва подымается и образуеть плоскую возвышенность Декала, спускающуюся на Западъ и на Востокъ уступами Гатовъ. Тропическій зной умітряется є дісьбысотою положенія. За исключеніемъ узкой низменной полосы, между Гатами и моремъ, природа гораздо бъднъе, чъмъ въ Гангесской долинъ. Нигдъ не расточаетъ она впрочемъ такъ щедро даровъ своихъ, какъ на составляющемъ географическое продолженіе Индіи и тісно связанномъ съ нею исторією острові Цейлоні (Ланка). Это по преимуществу страна пальмъ, пряныхъ растеній и драгоцънныхъ камней. Жатва собирается три раза въ годъ. У береговъ происходить богатая ловля жемчуга. Находящееся въ Рамаянъ сказаніе о завоеваніи Ланки Рамою свидітельствуєть о древнихъ сообщеніяхъ острова съ ближайшею частю материка.

Благодаря такому богатству природы, удовлетворяющей всемъ потребностямъ туземнаго населенія, Индія не имфетъ надобности въ другихъ народахъ. Но ея сокровища въ продолжения тысячельтий не перестаютъ привлекать иноземныхъ завоевателей и купцовъ. Древній путь, которымъ проходили войска и торговые караваны, шелъ съ С.-З. черезъ Пенджабъ. Вообще, Индія имъла съ Ираномъ частыя, хотя невольныя сношенія, въ которыхъ она постоянно играла страдательную роль. Отношенія ея къ восточнымъ сосъдямъ были другого рода: она сама дъйствовала на нихъ своими религіозными върованіями и идеями. Вліяніе ея не ограничилось Китаемъ и загангесскимъ полуостровомъ, принявшими отъ нея Буддизмъ; оно проникло глубоко въ среднюю Азію до предъловъ нашей Сибири и распространилось на лежащій къ Ю.-В. отъ нея архипелагъ, въ особенности на острова Яву и Суматру. Открытый Португальцами въ исходъ XV стольтія морской путь проложиль къ Индін свободный доступь судамь и не прекращавшемуся съ тъхъ поръ вліянію Европейскихъ народовь. Въ настоящее время она сдіълалась сборнымъ мъстомъ для всъхъ породъ и племенъ человъческихъ. Завоеванія и торговля соединили на индійской почвъ Монголовъ и Малайцевъ, Иранцевь и Семитовъ, Африканцевъ и Европейцевъ.

Выше было сказано, что часть Арійцевъ перешла черезъ ІІндъ, отложившись отъ своихъ оставшихся въ Иранъ соплеменниковъ. Эти индійскіе Арійцы, или Индусы, какъ мы ихъ будемъ отнынъ называть, поселились первоначально въ Пенджабъ, откуда владычество ихъ постепенно распро странилось на весь Индостанъ и значительную часть остальнаго полуострова. Туземное населеніе, состоявшее изъ народовъ Деканскихъ, по всей въроятности кавказской породы, и Виндійскихъ, близкихъ къ черной, не могло удержать напора пришельцевь, которые отодвинули его на Югь къ Виндійскому хребту и на Съверъ, къ подножію Гималаіи. Общее происхожденіе Индусовъ съ Зендскими народами доказывается тесною связью языковъ зендскаго и санскритскаго (древне-индійскаго), именемъ Арійцевъ, которымъ называють себя три высшія касты Индусовь (слово Агуа обратилось здісь въ прилагательное, значущее благородные, достойные уваженія) и уцівлъвшими обломками нъкогда общихъ объимъ отраслямъ върованій и быта. Изложеніе этихъ върованій въ томъ видъ, въ какомъ они существовали до раздъленія племени и до перехода одной половины Арійцевъ за предълы Ирана, теперь невозможно, ибо ихъ дальнъйшее развитие происходило съ одной стороны подъ могучимъ вліяніемъ индійской природы, съ другой при особенныхъ, намъ мало извъстныхъ историческихъ условіяхъ, въ числъ которыхъ главное мъсто занимаетъ совершенная или доконченная Заратуштрою религіозная реформа. Поразительнымъ свидътельствомъ уклоненія отъ одного общаго корня служить слово дева, которое у Индусовъ принимается въ древнъйшемъ, повидимому, смыслъ божества, а въ Авестъ уже означаеть злаго духа. За то Зендскій Аура (Ормуздъ) отнесенъ вы индійской миоологіи подъ именемъ Азуры къ числу злыхъ духовъ. Изъ сохранившихся по объимъ сторонамъ Инда религіозныхъ обычаевъ и преданій мы укажемъ на следующіе. Поклоненіе и жертвоприношенія Соме (санскритское Сома совершенно соотвътствуетъ зендскому Ома, Наота) остались у обоихъ народовъ. Сома есть божество и въ то же время растеніе и выжимаемый изъ этого растенія сокъ, который пьется съ изв'єстными богослужебными обрядами. Эпитеты Сомы одни и тъже въ Санскритскихъ и Вендскихъ памятникахъ. У обоихъ народовъ существоваль обычай препоясанія мальчиковъ, вслідствіе котораго они вступали въ священный составъ своей касты или племени. У тъхъ и другихъ находимъ мы сказаніе о Інмъ. или Ямъ. Послъдній (въ санскритской формъ) является судьею мертвыхъ; роль законодателя и устроителя гражданского общества перещла у Индусовъ на брата его Ману. Но родословныя индійскаго Ямы и зендскаго Інмы представляють большое сходство.

Исторіи въ собственномъ смыслѣ мы не найдемъ у Индусовъ. У нихъ нѣтъ хорошихъ лѣтописей или другихъ достовѣрныхъ историческихъ сочиненій, но древнія судьбы народа, въ особенности перемѣны, совершившіяся въ его внутренней жизни, могутъ быть изложены по другимъ памятникамъ санскритской литературы. Самый языкъ, на которомъ писаны эти памятники, занимаетъ по своему благозвучію, богатству и совершенству грамматическихъ формъ первое мѣсто между индо-германскими языками и былъ по

праву названъ ихъ средоточіемъ. Онъ удовлетворяетъ всёмъ требованіямъ развитаго мышленія и также отчетливо передаетъ тончайшіе оттёнки поэтическаго чувства, какъ самыя отвлеченныя философскія понятія. Слово (Watch) и Рѣчь (Saraswati) были для Индусовъ предметами религіознаго поклоненія. Мы уже видѣли подобное явленіе у Зендскихъ Арійцевъ, принимавшихъ слово (Serosch) за одного изъ 28 Язатовъ, или Изедовъ. Санскритскій языкъ давно вышелъ изъ устнаго употребленія и сохранился только въ книгахъ, доступныхъ однимъ ученымъ. Еще въ глубокой древности отъ него отдѣлились народныя нарѣчія, извѣстныя подъ именемъ Пракрита. Эти языки относятся къ санскритскому такъ, какъ романскіе языки новой Европы относятся къ латинскому. Языки Деканскіе, несмотря на примѣсь санскритскихъ словъ, принадлежатъ къ другой группѣ, еще недостаточно опредѣленной лингвистическими изслѣдованіями.

Во главъ произведеній санскритской литературы стоять четыре Веды. 1-я Ригь-Веда, богатый сборникъ религіозныхъ и другихъ ігьсенъ, возникшихъ въ народъ еще во время его пребыванія въ Пенджабъ. Не всъ эти пъсни относятся къ богослуженію. Онъ отличаются свъжестью и глубиною создавшаго ихъ чувства. 2-я Яджуръ-Веда и 3-я Сама-Веда содержать въ себъ молитвы и религозные гимны, значительная часть которыхъ заимствована изъ Ригъ-Веды, но уже въ примъненіи къ извъстнымъ обрядамъ и жертвоприношеніямъ. Позже другихъ произошла четвертая, Атхарва-Веда. Она нъкоторымъ образомъ служитъ дополненіемъ къ первой Ведъ, ибо въ ней находятся, между прочимъ, сложенныя очевидно послъ выхода Индусовъ изъ Пенджаба молитвы и заклинанія разнаго рода. Къ Ведамъ въ собственномъ смыслъ, т. е. гимнамъ, поэтической части, которая называется Самхитою, примкнули впоследствіи обширныя приложенія или комментаріи: Браманы, къ которымъ принадлежатъ частію Упанишады и Сутры. Къ одной Атхарва - Ведъ относятся болье 50 (52?) Упанишадъ. Эти комментаріи: Браманы, Упанишады и Сутры возникли въ разныя времена и въ разныхъ школахъ. Они заключають въ себъ въ зародышъ всю поздивищую санскритскую литературу. Въ нихъ уже можно найти начало развившихся гораздо позже религіозных в философских системъ. Комментаторы обращали большое вниманіе на грамматику, которая рано достигла у Индусовъ высокаго совершенства. Върованія и быть перешедшихъ за Индъ и поселившихся въ Пенджабъ Арійцевъ были весьма просты, по свидътельству Ригъ - Веды. Предметами религіознаго поклоненія были силы природы и духа вь ихъ главныхъ проявленіяхъ. Высшія божества, упоминаемыя въ Ведахъ, суть Индра-Эоиръ, сіяющее небо. Индра держитъ въ рукахъ своихъ громъ и молнію. Его можно принять за главу Ведическихъ боговъ. Савитри, солнце (зендскій Митра является здісь въ качестві полуденнаго солнца); Агни, огонь, представитель света на земле, наконецъ Варуна, небесная влага, источникъ водъ, твердь всеобъемлющая и всезрящая. Варуна поставленъ въ непосредственное отношение къ человъку, самыя таинственныя дъла котораго ему открыты. Следы господствовавшаго поклоненія світу очевидны: почти всі переходные оттінки между світомъ

и тьмою олицетворены въ отдёльныхъ божествахъ. По числу обоготворенныхъ явленій можно судить о большемъ богатствъ и разнообразін природы въ новой родинъ Арійцевъ. Отъ названныхъ досель боговъ отличается, кажъ представитель духовной или нравственной жизни, Браманаспати, или Брихаспати, олицетвореніе напряженнаго благочестіемъ духа, покровитель молитвы, посредникъ между богами и людьми.

Жившіе въ Пятирѣчіи Арійцы раздѣлялись на племена и общины, которыхъ члены назывались виса, т. е. осѣдлые. У каждой общины былъ свой князь виспати, или рачжа. Земледѣліе и скотоводство составляли главныя занятія народа. Каждый отецъ семейства былъ жрецомъ въ собственномъ домѣ: онъ зажигаль огонь и совершаль священные обряды. Но для общественныхъ жертвоприношеній рачжи приглашали мужей, извѣстныхъ мудростію и знаніемъ обрядовъ (purohita). Пурогиты отдѣльныхъ племенъ враждовали между собою и составляли особыя сословія. Вообще дѣленіе на касты еще не извѣстно народу, къ отличительнымъ чертамъ котораго принадлежитъ, между прочимъ, воинственцая отвага и предпріимчивость. Женщины пользовались большою свободою. Мужъ и жена считались владыками дома (dampati).

Подъ вліяніемъ новыхъ условій этотъ порядокъ долженъ былъ уступить мъсто другому, изображенному въ законахъ Ману и въ великихъ эпопеяхъ Рамаян'в и Магабарат'в. Трудно опред'влить время, когда явилось законодательство, приписываемое Ману. Не подлежить никакому сомитнію, что оно испытало значительныя изміненія и дошло къ намъ не въ первоначальномъ своемъ видъ. Несмотря однако на позднъйшую редакцію этого памятника. онъ носитъ на себъ несомнънные признаки глубокой древности, ибо въ немъ вовсе не упоминается о нъкоторыхъ обычаяхъ, вощедшихъ впослъдствіи въ общее употребленіе. Законы Ману состоять изъ 12-ти книгь, объемлющихъ вполнъ общественную и частную жизнь Индусовъ. Миоическій законодатель начинаетъ сказаніемъ о сотвореніи міра, переходить потомъ къ воспитанію и законамъ о бракъ, къ семейнымъ обязанностямъ, къ праздникамъ и обрядамъ очищенія, къ богослуженію, къ формамъ правленія и законодательству. торговлъ, смъшаннымъ кастамъ, покаянію. Онъ заключаеть ученіемъ о перессленіи душъ и о загробной жизни. За законами Ману слідують названныя нами выше эпическія поэмы Рамаяна и Магабарата. Содержаніе Рамаяны составляють подвиги Рамы, или седьмое воплощение бога Вишну, сощедшаго на землю въ образъ героя Рамы, для того чтобы положить конецъ злодъяніямъ жившаго на островъ Ланкъ (Цейлонъ) царя исполиновъ Раваны. Въ Магабарать (великой войнь), которая объемомь своимь вчетверо превосходитъ Рамаяну и заключаеть въ себъ 100,000 двустишій (слокъ), описывается распря между потомками Куру и Панды, театромъ которой были берега Гангеса, уже заселенные Арійскими племенами. Къ основному сказанію объихъ эполей присоединились многочисленные эпизоды, очевидно поздивищаго происхожденія и не имъющіе никакого органическаго отношенія къ цьлому. Такъ напримъръ, въ Магабарату вставлено большое, изъ 18 частей состоящее стихотвореніе Багавадгита, въ которомъ находится полное изложеніе индійскаго

пантензма. Есть вставки, явно обличающія частныя цёли религіозныхъ секть и философскихъ школъ, возникшихъ въ періодъ развитія браманизма. Вотъ почему мы должны признать, что индійскія эпопеи сложились постепенно и не могли быть сочинены двумя поэтами Вальмики и Віазою, которыхъ историческое существованіе такъ-же мало можетъ быть доказано, какъ существованіе Ману, именемъ котораго названо гражданское устройство, образовавшеся изъ результатовъ всей предшествовавшей жизни Индійскихъ Арійцевъ. Рамаяна и еще въ большей степени Магабарата суть произведенія цѣлаго парода и нѣсколькихъ вѣковъ. Въ связи съ этими поэмами находятся 18 Пуранъ, огромные по объему памятники (въ нихъ считается до 800,000 слокъ), представляющіе пеструю смѣсь мионческихъ и историческихъ преданій.

За XII въковъ до Р. X. или даже ранъе Арійцы уже покорили ныньшній Индостанъ, подвигаясь изъ Пенджаба въ двухъ направленіяхъ на Ю.-3. по теченію Инда до самаго его устья и на Ю.-В. вдоль Гангесской долины. Последняя сделалась театромъ главныхъ событій Индійской древности и средоточісмъ всего дальнъйшаго развитія народной жизни. Здівсь окончательно определились религія и государство Индусовъ. Отсюда ихъ верованія, образованность и языкъ проникли къ народамъ Деканскимъ и далье на Югъ до острова Цейлона. На гангесской долинъ Арійскія общины, состоявшія дотоль подъ властію насльдственныхъ вождей, слились въ большія массы, или государства. Мы знаемъ нъсколько такихъ государствъ на берегахъ священныхъ ръкъ Гангеса и Джумны (Ямуны). Небольшая вытекающая изъ предгорій Гималая різчка Сарасвати получила въ этотъ періодъ Индійской исторіи высокое священное значеніе. Она сділалась границею между Браманскою Индіею и Западными странами. Между Сарасвати и Дримадвати находилась Брамаварта, область Брамы, где хранились чистейшія ученія. Къ Востоку отъ Брамаварты, по объимъ сторонамъ ръкъ Джумны и Гангеса, лежала Мадъядешъ, или Срединная страна. Низовья Гангеса, т. е. нынъшній Бенгаль, составляли восточный край Арійскихъ владъній въ Индостанъ, которыхъ совокупность называлась Аріавартою. Отличительною чертою новыхъ политическихъ учрежденій было раздёленіе народа на касты, т. е. безвыходныя, замкнутыя сословія съ наследственностію занятій. Происхожденіе касть, теряющееся во мрак' глубокой древности, объяснялось различнымъ образомъ. Обыкновенно ихъ принимаютъ за результатъ завоеванія, обращающаго цілый народъ побідителей въ господствующее, а побъжденныхъ въ низшія сословія новаго государства. Нъсколько послъдовательныхъ завоеваній одной страны разными народами образують столько же общественныхъ слоевъ, лежащихъ въ томъ порядкъ, въ какомъ приходили иноплеменники. Древнъйшее туземное населене находится въ такомъ случав въ самомъ низу. Согласно съ этою теоріею происхожденія касть, Арійцы составили высшіе классы въ подвластной имъ странъ (Аріавартъ) и обрекли покоренное ими населеніе на службу себъ. Слово каста есть чужое, принесенное въ Индію извить; ему соотвътствуетъ санскритское варна (varna), означающее собственно цвътъ. Въ самомъ дълъ не только упълъвшіе среди завоевателей остатки настоящихъ туземцевъ, принадлежащихъ къ нечистымъ, презрѣннымъ кастамъ, но четвертая, низшая каста слугъ (судра) отличается отъ трехъ высшихъ, т. е. Арійскихъ, болѣе смуглымъ цвѣтомъ лица, обличающимъ иную породу. Теперь доказано, что именемъ Судра назывался цѣлый народъ, жившій повидимому еще до пришествія Арійцевъ на низовьяхъ Инда. Но принимая завоеваніе за единственную причину образованія кастъ, мы не будемъ имѣть возможности объяснить раздѣленіе самихъ Арійцевъ на замкнутыя и раздѣленныя неприступными рубежами сословія жрецовъ, воиновъ и земледѣльцевъ. Надобно слѣдовательно допустить другія, одновременно съ завоеваніемъ дѣйствовавшія причины такого раздѣленія.

Въ гимнахъ Ведъ еще не упоминается о кастахъ, но въ нихъ уже видно высокое значеніе жреца (purohita), оть "обращенія съ которымъ зависить счастіе и несчастіе властителей". Это значеніе и вибстб съ темъ трудности жреческаго сана возрасли въ сильной степени, когда число жертвоприношеній увеличилось, а обряды стали сложнье. Пурогита быль не только обязанъ знать порядокъ и формы богослуженія, но еще собирать и хранить въ памяти относившіеся къ этому служенію священные гимны. Гимны въ свою очередь требовали объясненія, основаннаго на изученіи всей религіозной системы Индусовъ. Такимъ образомъ возникла целая наука, переходившая обыкновенно отъ отца къ сыну и потому доступная немногимъ семействамъ, тъсно между собою связаннымъ общими занятіями и выгодами. Наслъдственная передача знаній привела за собою наслъдственность правъ и вліянія. Сынь пурогиты сдівлался его законнымь и необходимымь преемникомъ. Школы (cakha), въ которыхъ объяснялась жреческая наука, были открыты только юношамъ, принадлежавшимъ по рожденію къ жреческимъ семействамъ. Такъ отделилась отъ остальнаго народа каста брамановъ. Слово браманъ означаетъ приносящаго молитву богамъ. Законодательство Ману изображаеть страшное могущество, до котораго достигли браманы въ эпоху происхожденія этого памятника. Въ качествъ посредниковъ между богами и людьми, они стояли во главъ общественнаго порядка. Имъ однимъ принадлежало право толковать Веды. Изъ ихъ сословія исключительно выходили главные совътники царей, ученые, правовъды, врачи, однимъ словомъ всъ представители умственной жизни Индусовъ. Имъ предоставленъ быль надзорь за точнымъ соблюденіемъ опредвленнаго религіею порядка въ жизни другихъ кастъ. Этому надзору были равно подчинены политическая дівятельность государей и самые мелкіе поступки частныхъ лицъ. Жизнь и собственность брамана считались неприкосновенными даже въ случать совершеннаго имъ преступленія. Земли его были свободны отъ податей. Всякое оскорбленіе, ему нанесенное, влекло за собою жестокое наказаніе. Судръ, дерзнувшему обратиться къ браману съ какимъ-нибудь наставленіемъ, заливали ротъ и уши кипящимъ масломъ. Съ своей стороны браманы были обязаны вести строгій, въ малъйшихъ подробностяхъ предписанный религіозными уставами образъ жизни. Происхожденіе и назначеніе второй, слъдующей за браманами касты кшатріевъ, т. е. воиновъ, объясняется самымъ ея именемъ. Зендское хшатра значитъ царь; въ Ведахъ же подъ словомъ кшатра разумъется сила, могущество. Мы видъли, что до выхода

ихъ изъ Пенджаба индійскіе Арійцы дробились на общины, которыми правили отд'вльные, независимые князья. Переселеніе на Гангесскую долину положило конецъ этому порядку вещей.

Въ Мадъядешъ возникли древнъйшія индійскія государства, которыхъ цари подчинили себъ окрестныхъ общинныхъ князей и стали относительно ихъ въ положение верховныхъ вождей, или самрачжей. Тоже самое явление повторилось потомъ во всей Аріавартъ. Лишившіеся прежней власти княжескіе роды не вошли однако въ массу низшаго народа, а образовали особенное сословіе, касту воиновъ, отм'вченную вь индійскихъ преданіяхъ ей исключительно принадлежавшимъ героизмомъ. Рамаяна и Магабарата славять преимущественно доблести кшатріевъ. Не безъ спора уступили они первое м'ьсто браманамъ. Объ этомъ споръ свидътельствуетъ между прочимъ превосходный эпизодъ Рамаяны, въ которомъ разсказана распря царя Висвамитры съ браманомъ Васиштою. Поводомъ къ распръ была одаренная безсмертіемъ и волшебными силами корова Забава, которую царь хотьль отнять у отшельника. Войско царя гибнеть въ безполезныхъ усиліяхъ овладъть Забавою. Пламенемъ благочестія своего Васишта спалиль вождей царскихъ. Тогда побъжденный Висвамитра ръшается употребить противъ врага его же оружіе. Неслыханными подвигами покалнія онъ колеблетъ установленный порядокъ мірозданія; солнце меркнеть оть блеска его совершенствь, и приведенные въ ужасъ боги умоляютъ Браму положить конецъ покаянію Висвамитры исполненіемъ его требованій. Брама даруеть ему мудрость брамана; но возрожденный духовно царь забываетъ свою ненависть къ Васиштъ и примиряется съ нимъ. Смыслъ этого сказанія ясенъ. Висвамитра является въ немъ представителемъ древняго воинственнаго быта, уцфлфвшаго, повидимому, въ Пенджабъ, но уступившаго въ поздиъйшей родинъ Индійскихи Арійцевъ місто преобладанію жреческой касты, высокое превосходство которой выражено въ лицъ Васишты. Главное оружіе кшатріевъ составляли лукъ и стрълы. Въ битвахъ употреблялись военныя колесницы и слоны. О пользь, приносимой этими животными человъку, упоминають уже Веды. По отдъленіи Брамановъ и кшатрієвъ съ присвоенными имъ занятіями, торговля, земледъліе и скотоводство достались на долю третьей касты, Ваисіевъ (Vaiсуа). Эти три касты составляють народъ Аріевъ. Ихъ члены называются дважды рожденными (dviga), ибо торжественный обрядъ, сопровождающій принятіе юноши въ касту его родителей, знаменуетъ его вторичное рожденіе. Четвертая каста слугь, или Судръ, составилась изъ покоренныхъ туземцевъ, какъ уже замъчено выше, и обречена была на служеніе чистымъ Арійцамъ. Чтеніе Ведъ запрещено Судрамъ. Въ настоящее время вторая и третья касты почти вымерли въ Индостанъ, и Судры составляють большинство промышленнаго и земледъльческаго класса. Нельзя при этомъ не замътить сходство между Зендскими сословіями и Индійскими кастами, на развитіе которыхъ дъйствовали, быть можеть, между прочимъ и вынесенныя изъ Ирана воспоминанія. Впрочемъ, въ Иранъ одни жрецы составляли настоящую касту; остальные классы народа не были такъ ръзко раздълены между собою, какъ въ Индіи. Сверхъ названныхъ досель существовали еще многія другія, смѣшанныя, или нечистыя касты, образованіе которыхъ объясняется частію запрещенными закономъ браками между членами разныхъ касть, частію происхожденіемъ отъ порабощенныхъ Арійцами, полудикихъ племенъ. Нечистыя касты не входятъ собственно въ составъ арійскаго государства и занимаются ремеслами, недостойными настоящаго Индуса. Ниже всѣхъ стоятъ Паріи, которымъ запрещено жить въ сосѣдствѣ городовъ и селеній. Ихъ прикосновеніе, самое дыханіе оскверняютъ людей и предметы. Даже вода, на которую пала тѣнь Паріи, теряетъ, по мнѣнію Индусовъ, чистоту свою.

Индійскіе Арійцы никогда не составляли одного государства. Полуостровь быль постоянно раздълень на нъсколько царствъ. Царскія династіи большею частію, хотя не всегда, происходили отъ военной касты. Власть царя была ограничена браманами, изъ которыхъ онъ избиралъ главныхъ сановниковъ своихъ. За исключеніемъ земель браманскихъ, вся почва въ государствъ принадлежала царю, который отдавалъ отдъльные участки во временное владъніе, или пользованіе своимъ подданнымъ. Главное занятіе и обязанность царя заключались въ судъ и расправъ. Онъ быль верховнымъ представителемъ правды на землъ своей. Въ каждой области былъ свой изъ десяти опытныхъ и ученыхъ брамановъ состоявшій судъ. Рѣшенія областныхъ судовъ подлежали разбору высшаго, находившагося при царскомъ дворъ. Въ числъ судебныхъ доказательствъ находимъ ордаліи, или такъ называемые божін суды (посредствомъ в'всовъ, огня, яда и т. д.). Области каждаго государства были раздълены на округа и другіе болье дробные участки, при чемъ обыкновенно соблюдалась десятичная система. Десять селеній составляли малый округь, десять малыхъ округовъ большой и т. д. Основною единицею было отдъльное селеніе съ находившеюся въ его пользованіи землею. Земля эта обрабатывалась всею общиною, и собранныя произведенія дълились сначала на три части: одна шла царю, другая состоявшимъ на жалованіи общины лицамъ (ихъ считалось въ полномъ составъ до 18, въ томъ числъ: браманъ, учитель, врачъ, танцовщица, поэтъ, музыканть и разные ремесленнями); остальное распредёлялось между поселянами. Отдъльной поземельной собственности не было. Каждая община составляла н'вчто ц'влое и самостоятельное, отр'вшенное оть всякаго участія въ жизни другихъ общинъ \*).

Подъ двоякимъ вліяніемъ жреческихъ умозрѣній и народной фантазіи религіозныя вѣрованія, выраженныя въ Ведахъ, подверглись значительнымъ измѣненіямъ. Между тѣмъ какъ браманы послѣдовательно развивали систему пантеизма, отрицавшую многобожіе Ведъ и замѣнявшую его поклоненіемъ единой божественной сущности, всюду разлитой и внѣ которой нѣтъ ничего, при чемъ ведическіе боги являлись только представителями отдѣльныхъ сторонъ этой сущности, народъ продолжалъ обоготворять силы и яв-

<sup>\*)</sup> Далъе печатается впервые по найденному въ 1899 году автографу, представляющему исправленную редакцію. Въ III-мъ изданіи тотъ-же отрывокъ изданъ на основаніи болъе ранней редакціи.

ленія великолівной и еще новой для него природы. Главные изъ этихъ безчисленныхъ, созданныхъ воображениемъ Индусовъ боговъ были Вишну, поклоненіе которому процвътало, какъ кажется, на равнинъ Гангеса, и Шива, древивише приверженцы котораго жили у подножія Гималаіи. Поклоневіс Вишну совершалось независимо отъ поклоненія Шивъ. Каждый изъ этихъ боговь составляль средоточіе самостоятельной религіозной системы. Изъ упоминаемыхъ въ Ведахъ боговъ только Индра сохранилъ отчасти прежнее хотя подчиненное Вишну и Шивъ значеніе: прочіе сошли на степень второстепенныхъ и третьестепенныхъ божествъ, которыми такъ богата Индійская миоологія. Усилія брамановъ предупредили окончательное распаденіе Индусовъ на враждебныя между собою релитіозныя секты. Опираясь на слова Ведъ о тройственной дъятельности божества создающаго, хранящаго и разрушающаго, браманы внесли въ народную минологію божество ей первоначально чуждое, обязанное своимъ происхожденіемъ пантеистической философін, развившейся въ жреческихъ школахъ. Примирителемъ и посредникомъ между Шиваизмомъ и Вишнуизмомъ явился Брама. Брама (въ среднемъ родъ и въ настоящемъ смыслъ) есть душа вселенной, основная сущность, изъ которой истекають и въ которую возвращаются всв явленія. Брама (въ мужескомъ родъ, приспособленный къ народному пониманію) есть создатель міра, Вишну хранитель, Шива разрушитель. Въ върованіяхъ народа Шива и Вишну остались, впрочемъ, верховными божествами, несмотря на старанія жрецовъ доставить первенство своему Брамъ. Такимъ образомъ, вследствіе искусственнаго соединенія народных верованій съ философскими ученіями сложилось позднівйшее представленіе о Тримурти, т. е. троичности, состоящей изъ бога творящаго, бога охраняющаго твореніе и бога разрушающаго. Значеніе Шивы или Махадевы (великаго бога) не ограничивается впрочемъ однимъ разрушеніемъ: въ началь онъ быль олицетвореніемъ производительныхъ силь природы, богомъ всего животнаго царства. Почти у каждаго изъ главныхъ индійскихъ божествъ мы найдемъ нъсколько именъ и еще болъе совершенно противоръчащихъ одно другому свойствъ, свидътельствующихъ о постепенныхъ, подъ вліяніемъ м'встныхъ условій, совершавшихся изм'вненіяхъ религіозной системы. Эта внутренняя работа индійского духа не прекратилась до сихъ поръ: изъ разсказовъ новъйшихъ путешественниковъ видно, что безконечное число индійскихъ божествъ не перестаетъ возрастать. Одаренный избыткомъ воображенія народъ приписываеть божественныя свойства каждому поразившему его вниманіе явленію внутренняго или внъшняго міра. Обоготвореніе благочестивыхъ и мудрыхъ мужей принадлежить глубокой древности. Весьма важное мъсто въ миоологіи Индусовъ занимаютъ аватары, или воплощенія Вишну, неоднократно и въ разныхъ видахъ сходившаго на землю подъ именами Рамы, Кришны, въ видъ карлика, рыбы, черепахи и т. д. для возстановленія на ней потрясенной правды и угоднаго богамъ порядка. Всъхъ аватаровъ Вишну насчитываютъ до 10-ти. У боговъ существуетъ такая же гіерархія, какъ и въ человъческомь обществъ: они раздъляются на нъсколько разрядовъ. Отъ Брамы спускается великая лестница существъ, оканчивающаяся самыми низкими организмами.

Чистотою жизни, соблюденіемъ предписанныхъ уставовъ и обрядовъ и самопогруженіемъ въ созерцаніе вѣчнаго (Joga), душа человѣческая можетъ, переходя отъ одной высшей формы къ другой, подняться на вершину лѣстницы до Брамы; грѣхи низводятъ ее до послѣдней ступени. Съ вѣрою въ переселеніе душъ связано кроткое обращеніе Индусовъ съ животными, ибо въ каждомъ животномъ обитаетъ наказанная и стремящаяся къ прежней формѣ своей человѣческая душа.

Мы можемъ теперь составить себъ понятіе о перемънахъ, которыя произошли въ правахъ и бытъ арійскаго племени со времени его выхода изъ Пенджаба до окончательной редакціи памятниковъ, изъ которыхъ мы заимствуемъ наши свъдънія о древнъйшей исторіи Индіи. Огромное разстояніе отдівляеть народь Ведь оть народа, среди котораго уже возникли законы Ману и великія эпопеи. Въ самыхъ эпопеяхъ вставленные позже эпизоды ръзко отличаются по духу оть древняго, основнаго сказанія. Взятая въ цълости своей санскритская литература представляетъ намъ картину медленнаго и неудержимаго разслабленія арійскаго народа. М'єсто вынесенной имъ изъ Ирана предпріимчивой отваги заступила воспитанная расточительною и величавою природою Индіи наклонность къ спокойной, созерцательной жизни. Мысль, отръщенная отъ дъйствительности, погруженная въ самую себя, утратила связь съ міромъ положительныхъ, историческихъ явленій и отвыкла отъ него. Распущенная, не сдержанная разсудкомъ фантазія произвела сложную, глубокомысленную въ отдельныхъ минахъ, но въ целомъ чудовищную миоологію, подъ вліяніемъ которой запутались и исказились нравственныя понятія народа. Доказательствомъ могутъ служить многочисленныя секты, изъ которыхъ некоторыя исповедуютъ самыя развратныя и жестокія ученія. Наука, которой раннее и блестящее развитіе свидітельствуеть о высокой даровитости Индусовъ, остановилась неподвижно, достигнувъ извъстной степени. Причины этого уже много въковъ продолжающагося застоя въ умственной жизни заключаются съ одной стороны въ подчиненіи науки религіознымъ системамъ, съ другой въ исключительно умозрительномъ ея направленіи при крайней бъдности положительныхъ данныхъ и опытовъ. Не менъе вреднымъ оказалось вліяніе осократическихъ идей на государственныя учрежденія Индусовъ. Эти учрежденія несовм'єстны съ развитіемъ гражданскихъ доблестей. Настоящая любовь къ отечеству есть чувство недоступное Индусу, живущему въ тесномъ круге отдельной общины или касты. Вить общины и касты у него итьть ничего ему близкаго и роднаго. Отсюда происходить то глубокое равнодушіе, съ какимъ племена индійскія переносять и переносили владычество иноземцевъ.

Отдъленная отъ остальнаго міра природными границами Индія долго доставляла своему населенію возможность самостоятельнаго, непрерываемаго сторонними вліяніями развитія. Разсказы греческихъ писателей о завоеваніяхъ Египетскаго царя Сезостриса въ Индіи не заслуживають въроятія, ибо не подтверждаются свидътельствами Египетскихъ памятниковъ. Принадлежащіе къ глубокой древности походы Ассирійцевъ (Семирамиды) не оставили никакихъ слъдовъ на Индійской почвъ. Важны были торговыя сноше-

нія съ иностранцами. Не нуждаясь сама въ произведеніяхъ чуждыхъ странъ, Нидія издревле снабжала образованныя государства востока своими пряностями, драгоцѣнными камнями, жемчугомъ, тканями и т. д. Офиръ, куда ходили суда Соломоновы, лежалъ на Малабарскомъ берегу, близь устьевъ Инда. Вѣрованія и образованность брамановъ распространились за предѣлы собственнаго Индостана, между племенами Деканскими. Арійскія государства возникли на прибрежной низменной полосѣ, лежащей между Гатскими горами и моремъ. Упомянутая выше наклонность къ созерцательной, сопровождаемой подвигами покаянія жизни служила поводомъ къ переселенію благочестивыхъ брамановъ въ лѣса и пустыни Деканской возвышенности. Многочисленные ученики обыкновенно сопровождали этихъ отшельниковъ, селились вблизи отъ нихъ и распространяли свои вѣрованія между туземцами, дѣйствуя преимущественно примѣромъ. Такимъ образомъ браманизмъ проникъ до острова Цейлона и далѣе на великіе острова Индійскаго архипелага.

Къ числу важивищихъ событій не только Индійской, но вообще азіатской исторіи принадлежить появленіе Буддизма (см. Eug. Burnouf, Introduction à l'histoire du Buddhisme. Paris, 1841). Основатель этой религіи происходиль отъ царствовавшей въ Капилавасту династіи Шакья. Отсюда имя его-Шакья муни, т. е. отшельникъ изъ рода Шакья. Онъ назывался также Гаутамою, по имени одного изъ предковъ своихъ, и Буддою. Послъднее слово означаетъ мудреца вообще и "пробужденнаго" (отъ сна заблужденій). Будда жилъ въ шестомъ стольтіи до Р. Х. и по наиболье достовърнымъ извъстіямъ, сохранившимся у южныхъ Буддистовъ, умеръ въ 543 г. Ему было 28 льтъ отъ рожденія, когда онъ оставиль дворець отца своего и удалился въ пустыню. Плодомъ его отшельнической жизни было религіозное ученіе, которое онъ не противопоставляль браманизму, а считаль только завершеніемъ посл'ядняго. Д'яйствительно, несмотря на очевидное различіс, родство объихъ выросшихъ изъ одного общаго корня, т. е. пантеизма, религіозныхъ системъ не подлежитъ сомнѣнію \*). Вопросъ о началѣ міра рано сдълался предметомъ умозрѣній Индійскихъ мудрецовъ и подалъ поводъ къ образованію древнъйшихъ философскихъ школъ, изъ которыхъ нъкоторыя пришли впоследствіи къ совершенному матеріализму. Особенно замечательна по вліянію своему и по тесной связи съ Буддизмомъ, котораго она была предшественницею въ сферъ наукъ, система Санкія. Основательэтой школы, Капила, выводилъ міръ изъ самобытнаго развитія вещества, не признаваль важности заключающихся въ Ведахъ правиль и наставленій для жизни, и полагалъ высшее благо и высшую мудрость въ освобождения отъ мукъ, сопряженныхъ со всякимъ существованіемъ, чрезъ отръшеніе отъ него п сознаніе, что все существующее есть ложь, а истина заключается въ небытіи. Это ученіе нашло много приверженцевъ между браманами, которые одни понимали его, и сделалось общимъ достояніемъ только тогда, когда Будда обратилъ свою проповъдь не къ однъмъ высшимъ кастамъ, а ко

<sup>\*)</sup> Далве печатается впервые по найденному въ 1899 году автографу. Въ III-мъ изданія этоть отрывокъ отсутствуетъ.



всъмъ классамъ индійскаго населенія, безъ различія, приглашая даже нечистыя, отверженныя арійцами касты къ участію въ принесенной имъ истинъ. Эту истину онъ полагалъ не въ ведахъ и не въ жреческой наукъ, а въ себъ самомъ. Такимъ образомъ, не отвергая предшествовавшаго ему порядка вещей, онъ нанесъ ему сильный ударъ, ибо почти уничтожилъ религіозное значеніе ведъ и касть. Отміною кровавых в жертвопринощеній и сложных в обрядовъ богослуженія онъ поколебаль въ основаніи могущество брамановъ, не навлекая однако на себя ихъ ненависти. Многіе признавали его даже за девятое воплощение Вишну. Будда требоваль отъ своихъ приверженцевъ любви къ ближнимъ, милосердія къ животнымъ, умерщвленія плотскихъ наклонностей, наконецъ жизни, исключительно посвященной исканію истины. Собственною жизнію онъ подаваль имъ высокій примітрь. Нравственная сторона Буддизма содержить въ себъ вообще много прекраснаго и безконечно выше его религіозной части, которая представляеть намъ безотрадный и логически върный выводъ изъ началъ философіи Санкія. Собственно въ Буддизмъ нъть мъста божеству. Міръ, по мнънію Гаутамы, есть произведеніе атомовъ, которые совокупляются и отдёляются другъ отъ друга въ силу слепыхъ, въчныхъ, неизвъстно какимъ образомъ возникшихъ законовъ. Всякое бытіе есть тревога, безпрерывный переходъ отъ смерти къ рожденію и отъ рожденія къ смерти, следовательно въ немъ неть ничего прочнаго: въ сущности оно ничто иное какъ призракъ. Цълью бытія должно быть успокоеніе въ блаженномъ небытій, въ Нирванъ.

Есть три сферы бытія: первая низшая, къ которой принадлежать люди и животныя; вторая, где иеть уже плоти, но существують цвета и образы: третья область безпрытныхъ, прозрачныхъ, незаключенныхъ ни въ какія формы духовъ ведетъ прямо къ Нирванъ. Въ Нирванъ угасають послъдніе признаки и явленія бытія. Покой, вкущаемый тамъ очищенными переходомъ чрезъ три сферы душами, есть ничто иное, какъ уничтожение сознанія. смерть безъ пробужденія, полное ничтожество. Совершеннымъ умерщвленіемъ плоти и погруженіемъ мысли въ невозмутимое никакими внъшними впечатлъніями созерцаніе истины человъкъ можетъ еще на земль приблизиться къ святости Будды и къ блаженному состоянію Нирваны. По смерти грѣшника душа его обречена переходить изъ тъла одного животнаго въ другое, до тъхъ поръ, пока не искупить гръховъ своихъ и не совершить ряда необходимыхъ перерожденій. По словамъ Гаутамы, каждыя пять тысячъ льть долженъ являться новый Будда для обновленія и очищенія міра. Различіе между этими періодическими появленіями Буддъ и аватарами Вишну заключается въ томъ, что Браманизмъ низводитъ божество на землю, а Буддизмъ обоготворяеть человъка. Въ промежуткахъ между Буддами мъсто ихъ заступають Бодисатвы, т. е. постоянныя возрожденія однихъ и техъже одаренныхъ божественными свойствами лицъ. Гаутама самъ не оставилъ никакихъ писаній, но ученики его собрались вскоръ посль его смерти и изложили его ученіе. Языкъ Пали (Магади?), на которомъ написаны эти древи-вишіе памятники Буддистской литературы, происходить отъ санскритскаго и подобно ему принадлежить къ числу мертвыхъ языковъ. Еще при жизни Гаутамы между послъдователями его, говорить преданіе, обнаружилось значительное различіе митий, послужившее впоследствіи поводомъ къ образованію многочисленныхъ сектъ, исказившихъ первоначальное ученіе. Буддисты обоготворили основателя своей религіи и въ то-же время приняли миоологію брамановъ, подчиняя ея боговъ Буддъ, какъ верховному главі. Его изображенія и хранимые въ куполообразныхъ каменныхъ зданіяхъ, называемыхъ ступами, останки сдълались предметами суевърнаго поклоненія. Вмъсто запрещенныхъ имъ животныхъ жертвъ ему приносились въ даръ цвъты, плоды и благоуханія. Вообще уваженіе къ жизни животныхъ всякаго рода дошло у Буддистовъ (именно у южныхъ) до смѣшныхъ крайностей. Жрецы и жрицы новой религіи назывались Бикшу, или нищими, потому что они отрекались отъ богатства и всъхъ благъ земныхъ. Они произносили также объть безбрачія. Вслъдствіе этого объта Бикшу, не могли образовать наслъдственнаго сословія и принимали въ ряды свои людей всякаго происхожденія. Они раздълялись на нъсколько степеней, смотря по льтамъ, благочестію и знанію такъ называемыхъ высшихъ истинъ. Бикшу сначала жили порознь, большею частію отшельниками въ пустыняхъ, но вскоръ, когда число ихъ возросло, они устроили общія жилища (вигары). Ученіе ихъ быстро распространилось по Индіи и было въ особенности поддерживаемо царями, которые старались положить предёль честолюбивымъ притязаніямъ брамановъ.

Основанное Киромъ персидское государство простиралось до береговъ Инда, по вмени котораго Персы назвали лежащій къ югу отъ него полуостровъ. Дарій Истаспъ вель счастливыя войны съ племенами, жившими у Инда, и въроятно покорилъ ихъ своей власти. По его приказанію Скилаксъ совершиль путешествіе, результатомь котораго было распространеніе болье подробныхъ, но едва-ли точныхъ свъдъній объ Индіи. Можно сказать, что только съ Александра Македонскаго начинается настоящее знакомство западныхъ народовь съ великимъ полуостровомъ, о красоть и богатствъ котораго до техъ поръ въ Европу доходили самые странные, смешанные съ баснею всякаго рода, слухи. Походъ Александра В. въ Индію имълъ для этого края то-же значеніе, какое французская экспедиція подъ начальствомъ генерала Бонапарта имъла для Египта. Хотя Александръ не ходилъ далъе Пенджаба, но сопровождавшіе его ученые собрали много болье или менъе върныхъ извъстій о собственной Индіи. Въ битвахъ съ Македонцами жители Пенджаба обнаружили упорное мужество. У нихъ, повидимому, не было кастъ; у нъкоторыхъ племенъ не было даже царей: вообще они были ближе къ первоначальному арійскому характеру и быту, чемъ ихъ южные, смотръвшіе на нихъ какъ на полуварваровъ соплеменники. Возмущеніе войска заставило Александра остановиться на берегахъ Гифазиса и отказаться отъ дальнъйшихъ завоеваній. Онъ построиль нъсколько городовъ въ покоренной странъ, оставилъ своихъ намъстниковъ и возвратился назадъ. Вскоръ послъ его смерти индійскій вождь Чандрагупта (Греки называли его Сандракотомь) уничтожиль последніе остатки Македонскаго владычества, покоривъ себъ всю Аріаварту, т. е. земли отъ Пенджаба включительно до устьевъ Гангеса, и основать могущественное государство, столицею котораго была Полиботра (нѣкогда столица древняго царства Магадскаго). Сношенія съ Греками не прекратились при Чандрагуптѣ. Отразивъ нападеніе сирійскаго царя Селевка Никатора, онъ вступилъ съ нимъ въ дружественныя отношенія. Посланникомъ Селевка въ Полиботрѣ былъ ученый Мегасеенъ, составившій подробное, къ сожалѣнію не дошедшее до насъ описаніе края. Кромѣ Сирійскихъ царей Лагиды Египетскіе присылали впослѣдствіи также пословъ въ Полиботру. Чандрагупта былъ родоначальникъ династіи Мауріевъ (Maurja). Самый замѣчательный изъ государей этой династіи былъ Асока (263—226), знаменитый приверженецъ и ревнитель Буддизма. Многочисленныя надписи, высѣченныя на скалахъ и колоннахъ, свидѣтельствуютъ о направленной ко благу подданныхъ дъятельности этого царя, о его человѣколюбіи и вѣротерпимости. При немъ Буддизмъ получилъ свое всемірно-историческое значеніе \*).

Въ торжественномъ собраніи Буддистскихъ Бикшу они опредълили распространять свою религію посредствомъ пропов'єди между иноплеменниками. Тогда (въ половинъ 3-го стольтія) принесено было по всей въроятности ученіе Будды на о. Цейлонъ, сдълавшійся потомъ центромъ его дальнъйшаго распространенія по Индійскому океану. Превосходство Буддизма надъ Браманизмомъ какъ въ нравственномъ, такъ и въ гражданскомъ отношеніи обнаружилось вполить въ лицть царя Асоки, которому Индійскія преданія приписываютъ между прочимъ построеніе 84,000 (??) зданій, посвященныхъ общей пользъ. По смерти Асоки его владънія распались на три самостоятельныя царства, изъ которыхъ съверо-западное, къ которому принадлежалъ Кашемиръ, было самое сильное. Это государство вело продолжительныя войны и находилось въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Греческою династією, которая царствовала въ Бактріи, отложившейся отъ монархіи Селевкидовъ. Бактрійскіе греки завоевали большую часть Пенджаба; владычество отдівльныхъ Греческихъ вождей (Менандра) простиралось даже до береговъ Джумны. Такимъ образомъ сложившееся изъ обломковъ Александровой монархіи Греко-Бактрійское государство служило не только политическимъ звеномъ между Индіею и Европою, но посредникомъ между двумя совершенно противоположными системами образованности. Въ концъ втораго въка до Р. Х. на границахъ Индіи явилось пришедшее отъ съверо-востока Туранское племя Скиеовъ, или Саковъ, которое основало въ Пенджабъ Индо-Скиеское царство (около 85 лътъ до Р. Х.). Въ 57 году до нашей эры Саки были побъждены Индійскимъ царемъ Викрамадитіей. Событіе это принадлежить къ числу немногихъ, хронологически опредъленныхъ въ исторіи Индусовъ, которые ведуть съ этого года свое леточисленіе. Несмотря однако на громкую славу Викрамадитіи, у насъ очень мало положительныхъ свъдъній объ его царствованіи. Его нер'єдко смішивають съ другими одноименными государями, жившими гораздо позже. Владенія его, сколько известно, заклю-

<sup>\*)</sup> Далъе и до ковца главы объ яндійскихъ арійцахъ печатается впервые по найденному въ 1899 году автографу, представляющему поздавайшую редакцію. Въ ІІІ-мънадавій тотъ-же отрывокъ издавъ на основаніи редакцій болье ранней.

чали въ себъ съверо - западную часть Индостана, Пенджабъ и Кашемиръ. Его время считается, котя безъ достаточнаго основанія, золотымъ въкомъ Санскритской литературы. Вопросъ о томъ, былъ-ли великій драматическій и лирическій поэтъ Калидаса современникомъ этого Викрамадитіи, еще не ръшенъ. Лучшая изъ драмъ Калидасы Саконтала исполнена высокой красоты и переведена на большую часть Европейскихъ языковъ. Въ драматической поэзіи Индусовъ мы встръчаемъ особенный родъ произведеній, въ которыхъ мъсто дъйствующихъ лицъ заступаютъ олицетворенныя философскія понятія. Образцомъ такой метафизической драмы можетъ служить переведенное на русскій языкъ г. Коссовичемъ Торжество свътлой мысли. Во второй половинъ 2-го стольтія по Р. Х. въ восточной части Индостана возникла новая и сильная династія Гупта, которая подчинила себъ почти всю Аріаварту и оказала большія услуги краю побъдами, одержанными ею надъ Туранскими племенами, которыя еще продолжали свои нападенія на Индію.

Содержаніе следующихъ вековъ индійской исторіи составляеть кровавая борьба Браманизма и Буддизма, пришедшихъ наконецъ къ сознанію своей враждебности. Дотоль они существовали другь подль друга, какъ двъ секты одной и той-же религии. Изображенія Будды находятся въ храмахъ рядомъ съ изображеніями боговъ Тримурти. Подробности борьбы намъ неизвъстны: одержавшіе поб'тду браманы истребили почти вст памятники (кром'т колоссальныхъ, можно сказать, неразрушимыхъ произведеній зодчества), относящіеся къ исторіи Буддизма. Въ Деканъ, впрочемъ, существуеть до сихъ поръ секта Джайна, которой върованія представляютъ смъсь буддистскихъ и браманскихъ ученій. Вытъспенная изъ Индін религіозная система пріобръла ръшительное господство у народовъ средней, восточной и юго-восточной Азіи, сообщила этимъ народамъ небывалое дотолъ духовное единство и обнаружила сильное вліяніе на ихъ образованность какъ заключавшимися въ ней нравственными идеями, такъ и распространеніемъ письменности, посредствомъ переводовъ буддистскихъ сочиненій съ языка Пали, на которомъ они, какъ мы видели, были первоначально написаны. Многіе изъ языковъ азіатскихъ обязаны буддизму своею азбукою и всёмъ литературнымъ развитісмъ. Буддисты не употребляли насильственныхъ средствъ обращенія и д'виствовали только словомъ, но ученіе ихъ почти везд'в примънялось къ существовавшимъ уже върованіямъ и характеру каждаго народа. Китайскій Буддизмъ, или Фоизмъ (Китайцы называютъ Будду-Фо), утратилъ среди положительнаго и холоднаго племени созерцательное направленіе, которымъ онъ отличался въ Индіи, и обратился въ грубое идолоноклонство, поддерживаемое вліяніемъ многочисленныхъ жрецовъ, живущихъ въ совершенной праздности и извлекающихъ значительныя выгоды изъ суевърія черни. Въ нъкоторыхъ странахъ (напр. въ Цейлонъ и на островахъ Индійскаго океана) буддизмъ, уничтоживъ религіозное значеніе кастъ, оставилъ за ними часть ихъ политическихъ правъ, въ другихъ (напр. въ за-Гангесскомъ полуостровъ), гдъ браманизмъ не успълъ пустить глубокихъ корней, онъ сгладилъ это различіе. Число боддисатвь, т. е. постоянно возраждающихся для примъра и назиданія человъчеству святыхъ мужей, довольно значительно въ средней Азіи. Не всѣ они впрочемъ пользуются одинакимъ почетомъ. Выше другихъ стоитъ духовный глава Тибета, пребывающій въ Лассѣ, Далай-Лама. Въ этомъ обоготвореніи простыхъ смертныхъ участвуютъ въ равной степени обманъ, фанатизмъ и невѣжество. Въ настоящее время число живущихъ въ Азіи буддистовъ далеко превосходить 200 милліоновъ душъ.

Побъдивъ своего противника, браманизмъ окончательно закръпилъ формы индійской жизни. Посл'є паденія буддизма внутренняя исторія Индіи теряеть занимательность, ибо не представляеть более настоящаго развитія, хотя. какъ уже было сказано выше, религіозное движеніе не прекратилось до сихъ поръ и выражается въ образовании новыхъ сектъ и новыхъ божествъ. Въ эпоху самой жестокой борьбы съ буддизмомъ развилось особенное поклоненіе Кришн'в (воплощеніе Вишну), котораго браманы противопоставляли Буддів. Возникшіе вследствіе этого поклоненія мины и обряды имели весьма вредное вліяніе на нравственность народа. Политическія событія, можно сказать. приходять извить въ видть завоеваній полуострова иноплеменниками и т. д. Замъченное уже нами равнодушіе Индуса къ исторіи выражается, между прочимъ, въ отсутствіи точнаго лътосчисленія и въ минической географіи. Индусъ редко бываетъ въ состояніи определить время и место совершившагося происшествія. Вопросы: когда и гдф? его не занимають. Его фантазія играетъ тысячельтіями и создаетъ небывалыя пространства. Тъмъ не менъе народъ этотъ имълъ значительное, хотя еще не изслъдованное въ подробностяхъ вліяніе на умственную жизнь остальнаго міра. Индія внесла много идей въ общую образованность человъчества, но идеи эти, смъщавшись съ другими, утратили признаки своего происхожденія. Изъ положительныхъ отраслей знанія Индусы обрабатывали съ успъхомъ только математическія науки: мы заняли у нихъ чрезъ посредство арабовъ употребляемыя нами цыфры и основанія алгебры. Успъхами своими въ астрономіи Индусы обязаны Грекамъ.

Въ искусствъ Индусовъ сказалось то-же преобладаніе фантазіи надъ разсудкомъ, которое характеризуетъ большую часть произведеній ихъ умственной дівтельности. Памятники индійскаго зодчества можно раздівлить на два разряда. Къ 1-му принадлежать огромные храмы, высъченные или выдолбленные частію подъ землею въ каменной почвъ, частію надъ поверхностію земли въ гранитныхъ горахъ. Главные памятники такого рода находятся въ Деканъ (преимущественно въ съверо-западной части), именно на островахъ Сальсетъ и Элефантъ близь Бомбея, въ Эллоръ и т. д. На Коромандельскомъ берегу лежитъ цълый городъ (Мага-Малай-пуръ), высъченный въ выдающихся въ море скалахъ. Въ настоящее время онъ заросъ лъсомъ и служить убъжищемъ дикимъ звърямъ. Ко 2 му разряду относятся зданія въ обыкновенномъ смысль, т. е. сложенныя изъ камня и кирпича постройки. Храмы такого рода называются пагодами. Форма ихъ пирамидальная съ закругленнымъ въ видъ купола верхомъ. Пъкоторые возвышаются до 15 этажей въ вышину. Въ храмахъ всегда находится множество изваяній и різныхъ украшеній вообще. Но впечатлізніе, производимое на Европейца этими колоссальными остатками индійской древности, тягостно. Здісь и вть настоящаго искусства, ясно сознающаго свои ціли и средства. Огромные разміры пугають воображеніе, не пліняя его гармоническимь отношеніемь отдільныхь частей, изящнымь соблюденіемь міры. Храмы эти созданы не мыслію художника, а волею жрецовь. Надъ ними работали цілыя покольнія, не отдававшія себі отчета въ результать собственнаго труда. Везді видна игра причудливаго, раздраженнаго воображенія, почти нигді не отразилось спокойное и ясное чувство красоты. Чудовищныя изображенія боговь внушають отвращеніе и ужасъ множествомъ головь, рукъ и уродливыми сочетаніями членовь человіческаго тіла съ членами животныхь. Не красота, а безобразіе вдохновляло ваятеля. Отділка частностей обличаєть большое терпізніе, трудолюбіе и даже вкусь. Главные памятники зодчества, какъ въ самой Индіи, такъ и вь странахь, заимствовавшихъ оть нея свою религію и образованность, т. е. на островь Цейлоні и на островахъ Индійскаго океана, принадлежать къ періоду Буддизма.

### СЕМИТИЧЕСКІЯ ПЛЕМЕНА.

На Западъ отъ азіатскихъ Индо-Германцевъ лежитъ область семитеческихъ народовъ, т. е. Арамъ, въ общирномъ смыслѣ (между Тигромъ и Средиземнымъ моремъ), и Аравійскій полуостровъ. Судьбы послѣдняго не входятъ въ составъ древней исторіи. Историческое значеніе Аравіи начинается съ появленія Ислама, въ VII стол. по Р. Х.

## 1. Ассирія и Вавилонія.

A. H. Layard, Niniveh and its remains. London, 1849. 2 T. Ero-жe, Monuments of Niniveh; second series, 1853.

Равнина, орошаемая съ двухъ сторонъ текущими отъ горъ Арменіи къ Персидскому заливу рѣками, Тигромъ и Евфратомъ, носитъ названіе Месопотоміи, или Междурѣчія. Сѣверная часть Междурѣчія представляетъ степь, удобную для быта кочевыхъ пастушескихъ народовъ; южная, которая начинается тамъ, гдѣ рѣки подходять одна къ другой на самое близкое разстояніе (здѣсь была впослѣдствіи проведена Мидійская стѣна), называлась въ древности Сепааромъ, Халдеей и Вавилоніей. Безгорная и безлѣсная почва этой страны образуетъ покатую плоскость, спускающуюся отъ Евфрата къ бурному и быстрому Тигру. Педостатокъ дождей съ избыткомъ вознаграждается періодическими разлитіями Евфрата, котораго воды, выступая изъ береговъ, бѣгутъ къ текущему ниже Тигру и сообщаютъ посредствомъ наноснаго ила изумительное плодородіе цѣлому краю, который иначе обратился бы въ песчаную пустыню. По дабы воспользоваться естественными богатствами Сенаарской равнины, человѣкъ долженъ былъ предственными богатствами Сенаарской равнины, человѣкъ долженъ былъ представания станарской равнины, человъкъ долженъ былъ представания станарской равнины, человъкъ долженъ былъ представания станарской равнины, человъкъ долженъ былъ представания станарской разнины станарской равнины, человъкъ долженъ былъ представания станарской разнины станарской разнин

варительно обуздать рѣки и подчинить собственному произволу ихъ страшные разливы. Такая борьба съ природою содѣйствовала раннему развитію Вавилонской образованности и опредѣлила ея практическій, положительный характеръ. Донынѣ сохранились остатки сложенной и превосходно устроенной системы водяныхъ сообщеній между обѣими рѣками. Видны еще слѣды колоссальныхъ плотинъ, которыми сдерживались разлитія Евфрата. Избытокъ водъ хранился въ искусственныхъ озерахъ или водоемахъ, откуда онѣ спускались въ каналы въ тѣ года, когда Евфратъ не достигалъ надлежащаго уровня. Благодаря искусственному орошенію полей, жатва въ 200 и даже въ 300 разъ превосходила посѣвъ. Лѣсомъ Месопотамія была искони бѣдна. Въ Вавилоніи встрѣчаются впрочемъ пальмовыя рощи. Но эта царица растеній удовлетворяеть здѣсь, какъ и вездѣ, самымъ разнообразнымъ потребностямъ физической жизни. Камня нѣтъ вовсе въ Вавилоніи; мѣсто его заступалъ кирпичъ, который обжигался изъ превосходной и въ большомъ изобиліи находящейся тамъ бѣлой глины.

Исторіи неизвъстны древнъйшіе обитатели Сенаарской равнины. Основателями Вавилонскаго государства были пришедшіе съ Съвера отъ горъ Арменіи около 20 в'єковъ до Р. Х. Халден, именемъ которыхъ долго потомъ называлась область, лежащая на нижнемъ Евфратъ близь его устьевъ. Первымъ царемъ Вавилонскимъ былъ, по свидътельству Книги Бытія, Нимвродъ, "ловецъ предъ Господомъ". Народныя сказанія Вавилонянъ, со-· бранныя жившимъ въ III стольтіи по Р. Х. жрецомъ Берозомъ, состоять изъ миоовъ и басенъ, которыхъ настоящій смыслъ разгадать почти невозможно. Достовърно только, что по географическому положенію и богатству почвы и промышленной дъятельности жителей, Вавилонія рано сдълалась средоточіемъ торговыхъ сношеній между главными народами Азін. За тринадцать въковъ до Р. Х. ткани Вавилонскія были уже въ большомъ употребленіи въ западной Азіи. Вавилонъ славился своимъ объемомъ и великолъпіемъ зданій. Огромный городъ составляль четвероугольникь, каждая сторона котораго простиралась до 3-хъ географическихъ миль, и быль обнесенъ рвомъ и стъною въ 200 локтей высоты и 50 локтей толщины. Главпыя зданія были храмъ Ваала и два царскіе дворца. Въ Вавилонъ находились также знаменитые висящіе, т. е. на террасахъ устроенные, сады. Развалины Вавилона доставляли въ продолженіи многихъ въковъ матеріалы для постройки новыхъ, возникавшихъ на Евфратъ, городовъ. Отъ восьмиэтажнаго Ваалова храма уцълъли, хотя не вполнъ, три нижніе этажа, которыхъ высота равняется 235 футамъ. Вавилоняне поклонялись Ваалу, или Белу, дъятельной силъ природы, божеству неба и свъта, и Мелитть, страдательной силь природы, которой принадлежать земля, мракь и воды. Сверхь этихъ главныхъ боговъ-планеты и звъздное небо вообще были предметомъ поклоненія. Обряды, сопровождавшіе богослуженіе, обличають развратный и преданный чувственности народъ. Жрецы назывались халдеями по преимуществу, составляли наслъдственное сословіе и славились глубокими свіздъніями въ астрономіи и астрологіи. Храмъ Ваала служиль обсерваторіей. Древнъйшія астрономическія наблюденія Вавилонскихъ жрецовъ восходять

до 2000 лътъ до Р. Х. Халдеи изобръли зодіакъ и опредълили семидневную недълю по четвертямъ мъсяца. Для измъренія времени они употребляли наполненные водою сосуды. Вавилонскіе въсы и мъры перешли черезъ Финикію къ Грекамъ и Римлянамъ. Халдеямъ же принадлежитъ, по всей в'вроятности, изобрътеніе клинообразныхъ письменъ, которыя отъ нихъ перешли къ Ассирійцамъ, а въ послъдствін-къ народамъ Арійскаго племени. Къ сожальнію клинообразныя надписи, находимыя въ большомъ количествъ въ развалинахъ Вавилонскихъ, еще не разобраны. Въ незапамятныя времена Вавилонія была покорена Ассирійцами. Основателемъ Ассирійскаго царства, лежавшаго на Востокъ отъ Тигра, между горами Арменіи и Иранскою возвышенностью, обыкновенно называють Иина. Нельзя съ достовърностью опредълить время возникновенія этого государства. Нинъ и знаменитая въ преданіяхъ Востока супруга его Семирамида прославились своими завоеваніями и покорили значительную часть передней Азіи. Не подлежить сомивнію, что Ассирійцы ходили въ Индію. Доказательствомъ могутъ, между прочимъ, служить изображенія слоновъ и другихъ индійскихъ животныхъ, найденныя на древнихъ ассирійскихъ памятникахъ. О времени и подробностяхъ этихъ походовъ мы не знаемъ впрочемъ ничего положительнаго. Многіе принимаютъ Семирамиду за миническое олицетвореніе цълаго періода ассирійской исторіи. Ниневія, столица Ассиріи, равнялась объемомъ своимъ Вавилону. Колоссальные разм'тры этихъ городовъ объясняются положеніемъ объихъ странъ, лишенныхъ природныхъ рубежей. Ассирія и Вавилонія равно открыты набъгамъ хищныхъ сосъднихъ народовъ. Жители собирались большими массами, не ръдко съ стадами и всъмъ имуществомъ своимъ нодъ защиту городскихъ стънъ. Такимъ образомъ городъ вмъщалъ въ себъ огромное населеніе и представляль подобіе укрыпленнаго лагеря. Въ 1843 г. Ботта, французскій консуль въ Моссуль, открыль къ Съверо-Востоку отъ Моссула на лѣвомъ берегу Тигра въ Хорсабадъ развалины великолъпныхъ зданій, по всей вігроятности принадлежавшихъ Ниневіи. Въ 1845 г. Англичанинъ Лейярдъ совершилъ къ Югу отъ Моссула (въ Нимрудъ, близь устьевъ Цаба въ Тигръ) еще болъе замъчательныя открытія. Въ разрытыхъ имъ дворцахъ найдены древнъйшіе памятники ассирійскаго искусства. Съ тъхъ поръ поиски не прекращались. Изъ нъдръ земли передъ нами возникаеть древній, давно забытый міръ. Многочисленныя изображенія, находимыя на ассирійскихъ памятникахъ, свидътельствуютъ о значительномъ развитіи искусствъ, въроятно, заимствованныхъ у Вавилонянъ, и сообщаютъ наглядное понятіе объ общественной жизни Ассирійскаго народа. Ассирійцы были смъщанное изъ Семитовъ и Арійцевъ племя. Ихъ религіозныя върованія представляють большое сходство съ вавилонскими. Съ 13-го столітія до Р. Х. ассирійскіе государи властвовали въ передней Азіи, но въ ІХ стольтін ихъ могущество было, новидимому, потрясено возстаніемъ и отторженіемъ нъкоторыхъ областей, наприм., Мидіи. Около 800 льтъ до Р. Х. династія, которая вела свой родъ отъ Нина и Семирамиды, была свергнута съ престола. Государей этой древней династів называють Деркетадами, потому что Семирамида считалась дочерью богини Деркето. При новой, смъ-

нившей Деркетадовъ династіи, оружіе Ассирійцевъ было обращено противъ ихъ западныхъ сосъдей. Библія повъствуеть намъ о завоеваніяхъ ассирійскихъ государей въ Сиріи и Палестинъ. Походы Фула, Тиглать-Пилесара, Салманассара и Санхериба (всь они царствовали въ 8-мъ столътіи до Р. Х.) имъли цълью придвинуть Ассирійское государство къ Средиземному морю. Эти намъренія встрътили сильное противодъйствіе со стороны Египтянъ. Война Санхериба съ Египтянами кончилась истребленіемъ его войска ниспосланнымъ отъ Бога моромъ. По смерти убитаго сыновьями (въ 681 г.) Санхериба государство его клонится къ упадку. Въ 606 г. возставшій намъстникъ Вавилоніи Набополассаръ и Кіаксаръ, царь Мидійскій, осадили царя Сарданапала въ Ииневіи, взяли и разрушили этотъ городъ, имя котораго ръдко потомъ встръчается въ памятникахъ. Значеніе Ассиріи для передней Азіи наслідовало, хотя не надолго, Ново-Вавилонское царство. При сынъ Набополассара Навуходоноссоръ оно уже достигло высшей степени своего могущества. Навуходоноссоръ шель по слъдамъ ассирійскихъ завоевателей. Онъ разбилъ въ 604 г. египетскаго царя Неко при Каркезіумъ, или Кархемингь, и присоединилъ къ Сенаару остальную Месопотамію и всю Сирію. Парство Іудейское было имъ разрушено. Финикійскіе города признали его своимъ властителемъ. Онъ украсилъ Вавилонъ великолъпными зданіями и довершиль значительными работами устройство системы водяныхъ сообщеній, о которой мы упомянули выше. Навуходоноссоръ умеръ въ 561 году. Двадцать три года потомъ (въ 538 г.) при царъ Набонетъ, или Вальтассаръ, Персы положили конедъ самобытному существованію Вавилоніи, которая вошла въ составъ основанной Киромъ монархіи.

#### 2. Финикія.

Между рѣчною областью Тигра и Евфрата и Средиземнымъ моремъ лежитъ Сирійская возвышенность, которая постепенными уступами поднимается отъ праваго берега Евфрата и круто спускается къ морю. Эта возвышенность, Арамъ въ настоящемъ смыслѣ слова, была театромъ главныхъ событій, которыми ознаменована исторія Семитическаго племени. Изъ многочисленныхъ отраслей этого племени, здѣсь жившихъ, Финикіяне и Іудеи по преимуществу имѣютъ право на наше вниманіе. Прочіе Сирійскіе, или Арамейскіе народы никогда не возвышались до всемірно-историческаго значенія. Исторія упоминаетъ объ нихъ только въ связи съ судьбами Финикіи и Іудеи.

Подъ именемъ Финикіи разумѣется узкая полоса земли, лежащая между Средиземнымъ моремъ и горами Ливанскими и Антиливанскими. Сѣверною границею можно принять рѣку Элевтеросъ, на Югѣ мысъ Каремель. Все это пространство не превышаетъ 200 

м. За 13-ть вѣковъ до Р. Х. Финикійскій берегъ уже былъ усѣянъ крѣпкими и богатыми городами. Самые значительные изъ этихъ городовъ были Сидонъ, Тиръ, Беритъ, Библусъ и Арадъ. Кромѣ собственнаго многочисленнаго населенія Финикія служила убѣжищемъ выходцамъ изъ остальной Сиріи, которые покидали родину вслѣдствіи завоеваній египетскихъ фараоновъ и ассирійскихъ и вавилонскихъ государей. Не-

достатокъ почвы, которая, несмотря на трудолюбіе Финикійцевъ, обратившихъ край свой въ прекрасный садъ, не могла удовлетворять потребностямъ накопившагося въ городахъ населенія, рано заставиль жителей Финикіи обратиться къ торговлъ и промышленности. Близость моря и богатство корабельныхъ лесовъ, которыми покрыты склоны горъ, определили деятельность Финикіянъ, древитишаго народа-мореплавателя. Города финикійскіе составляли союзъ, отдъльные члены котораго пользовались полною самостоятельностью внутренняго управленія. Во главъ союза стоялъ сначала Сидонъ, въ послъдствіи мъсто Сидона заняль Тиръ. Для прекращенія споровь о первенствъ жители Сидона, Тира и Арада основали въ неизвъстное намъ время общими силами Триполисъ, гдъ ръшались дъла союза сеймомъ, составленнымъ изъ старъйшинъ отдъльныхъ городовъ. Во главъ Финикійскихъ городовъ стояли наслъдственные цари, которыхъ власть была ограничена вліяніемъ аристократическихъ родовъ. Старшины этихъ родовъ составляли городскіе совѣты, или сенаты, въ которыхъ была сосредоточена большая часть управленія. Низшій классъ населенія состояль изъ бъдныхъ туземцевь и иностранцевь, которые стекались въ Финикійскіе города частью по причинамъ нами выше изложеннымъ, частью ради выгодныхъ промысловъ, которые представляли торговые города. Религіозныя върованія арамейскихъ Семитовъ основаны на однихъ началахъ съ вавилонскими. Но свътила небесныя, играющія важную роль въ вавилонской миоологіи, им'юли гораздо ментье значенія у Финикіянъ...

### ЕГИПЕТЪ.

Изъ всъхъ частей свъта Африка наименъе представляетъ удобствъ для историческаго развитія гражданскихъ обществъ. Средина этого огромнаго материка едва обитаема. Къ Югу она состоитъ изъ горныхъ высотъ, палимыхъ лучами тропическаго солнца и бъдныхъ водою. Спускаясь къ Съверу, эти высоты образують песчаную степь Сахару, отмъченную почти совершеннымь отсутствіемь всякой животной и растительной жизни. Только редкіе, разбросанные на обширномъ пространствъ Сахары оазисы представдяють возможность существованія челов ку и зв рю. За то прибрежная, довольно узкая полоса, лежащая между моремъ и высотами средней Африки, изобилуетъ на большей части своего протяженія дарами южной природы. Ръки, сбъгающія водопадами и стремительными потоками съ сосъднихъ вершинъ, медленно текуть по плоской равнинъ, отдъляющей ихъ отъ ихъ устьевъ. Разливами своими онъ сообщають почвъ изумительное плодородіе. По чрезмърная расточительность природы обращается здъсь во вредъ человъку. Одни привыкщіе къ нему туземцы въ состояніи выносить губительный климать цвітущихъ низменностей западнаго и восточнаго берега. Иностранецъ обыкновенно дълается жертвою бользней, происходящихъ отъ соединенія нестерпимаго дневнаго зноя съ ночною сыростію и отъ злокачественныхъ испареній разлагающихся въ огромномъ количествъ органическихъ веществъ. Число вредныхъ гадовъ и пресмыкающихся весьма велико. Море со всъхъ сторонъ,

кромъ Сурцскаго перешейка, омывающее берега Африканскаго материка, не можеть имъть на судьбы его обитателей того живительнаго вліянія, которое оно обнаруживаеть вообще на дъятельность народовъ и государствъ. Берега этого великаго полуострова тянутся въ однообразно прямомъ направленіи, не представляя тъхъ изгибовъ и выемовъ, посредствомъ которыхъ море какъбы вторгается въ сущу и вызываеть ее на дружное, совокупное дъйствіе. Въ Африкъ нътъ большихъ, глубоко вдающихся въ нее заливовъ, мало бухтъ и хорошихъ гаваней. Тоже самое можно сказать о водныхъ путяхъ внутренияго сообщенія. Судоходных в ръкъ весьма немного. Только Нилъ и Нигеръ въ съверной половинъ африканскаго материка могутъ выдержать сравненіе съ великими ръками, которыми такъ богаты Европа и Азія, обязанныя этимъ естественнымъ проводникамъ международныхъ вліяній частію своего историческаго значенія. Есть причины думать, что первые поселенцы бълой породы пришли въ Африку изъ сосъдней съ нею Азіи. Коренное, туземное населеніе состоить изь черныхъ племень. Эти племена до сихъ поръ не выходять изь полудикаго состоянія. У нихъ еще не было исторіи. Сделанныя подъ вліяніемъ Европейскихъ идей понытки основать благоустроенныя государства изъ негровъ были или пеудачны, или по кратковременности неръщительны (С. Доминго, Либерія). Вообще характеръ негра отличается странною смѣсью дътскаго добродушія, безпечности и веселости съ способностью на самые звърскіе поступки и величайшее притворство.

Только сѣверная, лежащая между Сахарою и Средиземнымъ моремъ полоса Африки была въ древности театромъ историческихъ событій, въ которыхъ черныя племена не принимали никакого дѣятельнаго участія. Благодаря здоровому освѣжаемому сѣверными вѣтрами климату и легкости сообщеній съ Азіею и Европою сюда рано пришли бѣлые люди и заняли весь берегъ отъ Суецскаго перешейка до Атлантическаго океана. Многіе думаютъ, что они составляли одно племя, отъ котораго происходятъ, хотя съ разными позднѣйшими примѣсями, пынѣшніе Берберы. Древнѣйшее основанное этими пришельцами государство было Египетское.

Выходящій изъ покрытыхъ снѣгами, недалеко отъ экватора лежащихъ горъ внутренней Африки Бѣлый Нилъ (Бахръ-эль-Абіадъ) течетъ въ направленіи къ С.-В. и соединяется тамъ съ Голубымъ Ниломъ (Бахръ-эль-Азрекъ) и Такацемъ. Ихъ соединенныя воды пробиваются въ Нубіи чрезъ многочисленные пороги и входять въ Египетъ широкою и судоходною рѣкою. Послѣдніе пороги у Сіенны, на самой границѣ Верхняго Египта; ширина рѣки простирается здѣсь до 3000 футовъ. Горы, которыя доселѣ мѣшали теченію Нила, заграждая ему дорогу, измѣнивъ направленіе, тянутся отъ Ю. на С. двумя невысокими хребтами, по объимъ сторонамъ рѣки и образують узкую долину, которая въ книгахъ Моисея называется Мизраимъ, а на языкѣ собственныхъ жителей—Хеми, черной, въ противоположность ослѣпительной бѣлизнѣ сосѣднихъ песковъ. Данное ей Греками имя Египетъ про-исходить, кажется, отъ имени народа Гипты, Кипты, или Копты.

Египеть есть дарь Нила. Безь періодических разливовь этой ръки, почва верхняго Египта была бы совершенно безплодна, потому что дожди

принадлежать здёсь къ числу самыхъ рёдкихъ явленій природы. Верхній Египеть (столица Фивы) простирается отъ Сіенны до города Хеммиса; средній (ст. Мемфисъ) отъ Хеммиса до Керкасора. У Керкасора Нилъ раздёляется на два большіе рукава (Пелузійскій и Канопскій) и образуеть Дельту, или Нижній Египеть. Осв'єжаемая въ продолженіи 8 м'єсяцевъ дующими съ моря с'єверными в'єтрами и довольно частыми дождями Дельта есть самая благословенная часть Египта. Между многочисленными городами ея первое м'єсто принадлежить Саису.

Въ продолжени тысячелътий Нилъ представляетъ однообразно однъ и тъ же явленія. Весною, когда начинаются тропическіе дожди и таютъ снъга въ горахъ, откуда текутъ Бълый Иилъ и его притоки, вода постепенно прибываеть въ нижнемъ Ниль и къ концу іюля уже выступаеть изъ береговъ. Въ августъ и сентябръ вся долина Египта до самыхъ горъ, служащихъ ему границами, покрыта водою и походить на большое озеро. Съ октября вода, которая подымается до 20 ф. надъ обыкновеннымъ уровнемъ своимъ, медленно убываеть и въ декабръ вступаетъ обратно въ берега. Такіе разливы Нила не только заступають для верхняго и средняго Египта мъсто дождей, но еще удобряють почву плодороднымь иломь, который рыки приносять съ собою изъ Абиссинін и Нубіи. Этимъ наноснымъ иломъ объясняется очень замътное повышение египетской почвы. Каждыя 100 лътъ уровень ея поднимается на 4 вершка. Можно сказать, что царство жизни прекращается на той чертъ, до которой доходятъ разливы ръки: за этимъ предъломъ начинается безплодная степь. Ливійская ціпь, идущая по лівому берегу Нила, отдъляеть Египеть отъ Сахары и защищаеть его отъ песчаныхъ вихрей, несущихся съ Запада.

Населеніе древняго Египта было смѣшанное изъ пришлыхъ азіатскихъ и туземныхъ, т. е. африканскихъ составныхъ частей. Высшія сословія очевидно принадлежали къ кавказскому племени. Но мненіе, выводящее ихъ изъ Индіи, въ настоящее время должно быть оставлено. Гораздо правдоподобнъе ихъ сродство съ сосъдними Семитами, хотя характеръ египетской образованности представляетъ нъчто самостоятельное, отнюдь не семитическое. Нынъшніе Копты суть потомки древнихъ Египтянъ. Языкъ коптскій уже давно вышель изъ живаго употребленія и сохранился только въ перевод'в Св. Писанія и въ немногихъ богослужебныхъ книгахъ. Важность его для исторіи обнаружилась только съ того времени, когда найденъ быль ключь къ чтенію ісроглифовь. Новъйшія изследованія о древне-египетскомъ язывь показали, что при относительной бъдности онъ отличался точностію и опредъленностію. Одинъ и тоть-же корень, при помощи придаточныхъ слоговъ, выражалъ нѣсколько частей рѣчи. Напр., слово: anch означаеть жизнь, жить и живой, след. -- существительное, глаголь и прилагательное. Двойственное число означается простымъ прибавленіемъ къ корию слога ti; для множественнаго употреблялось и. Вообще этотъ чисто механическій способъ замъняль у Египтянъ существующіе въ другихъ богаче развитыхъ языкахъ переходы изъ одной буквы въ другую и другія органическія изм'євенія словъ. Здъсь отразился систематическій складь народнаго ума, сь особенною за**бегли**востью выработавшаго всѣ выраженія, означающія время, число или мѣсто.

Около 3000 льть до Р. Х. Менесъ соединилъ подъ своимъ владычествомъ всю Нильскую долину и основалъ въ среднемъ Египтъ городъ Мемфисъ, сдълавшійся столицею новаго царства. Городъ быль выстроенъ на огромной насыни, посредствомъ которой Менесъ отодвинулъ къ В. ложе Нила, дотоль, по Египетскимъ преданіямъ, протекавшаго почти у самой подошвы Ливійскихъ горъ. Вообще постройки, уцівлажийя отъ этого періода, свидътельствують уже о могуществъ государей (фараоновъ) и изобрътательности народа, который безъ пособія машинъ воздвигаль намятики, приводящіе въ изумленіе европейскихъ путешественниковъ математическою правильностію разм'тровъ и величиною своею. На 3. отъ Мемфиса надъ выстченными въ каменистомъ грунтъ могилами подданныхъ расположены отдъльными группами нирамиды, въ которыхъ погребены тамошніе дари. Ихъ считають до 40. Пирамиды суть правильныя четырехугольныя зданія, различной величины, постепенно суживающіяся кверху и оканчивающіяся тупымъ шпидемъ или площадкою. Онъ выстроены изъ кирпича и камия, но снаружи были выложены гранитными или известковыми плитами. Въ каждой пирамидъ есть узкіе проходы, ведущіе къ камерамъ, гдв стоятъ царскія гробницы. Проходы эти закладывались потомъ большими камнями. Самая замъчательная группа находится у Гизе. Она состоитъ изъ 10 пирамидъ, между которыми 3 особенно отличаются своею колоссальностію и красотою. Геродотъ говоритъ, что онъ были построены царями Хефреномъ (Хафра), Хеопсомъ (Хуфу) и Микериномъ (Менкера). Всв они принадлежать къ четвертой династіи. Надпись на саркофагь последняго уцелела; мумія ero хранится теперь въ Британскомъ музећ. Вышина Хеопсовой пирамиды простиралась въ древности до 480 ф. Въ настоящее время по снятіи съ нея верхняго яруса и плить, которыми она была обложена, она все еще доходить до 450 ф. Цари - строители пирамидъ не всъ впрочемъ принадлежатъ къ одной династіи. Государство, основанное Менесомъ, нъсколько разъ распадалось на части, и потомки Менеса не удержались на Мемфисскомъ престоль. Посль продолжительного періода внутренняго упадка, государямь оивскимъ, или верхне-египетскимъ (12 династія) удалось около 2300 лътъ до Р. Х. опять соединить въ одно цълое весь Египеть. Надписи называють ихъ владыками обоихъ Египтовъ, т. е. Верхняго и Инжняго. Цари этой династіи распространили завоеваніями свои владівнія и украсили ихъ новыми общеполезными или великолъпными зданіями. Сезортезенъ І, или Узертезенъ, покориль часть Нубіи и поставиль въ Геліополись древный извъстный намъ обелискъ. Еще большаго могущества достигъ Сезортезенъ II. На одномъ изъ памятниковъ Бенигасанскихъ въ Среднемъ Египтъ находятся изображенія 37 данниковъ, представляющихъ столько-же африканскихъ и азіатскихъ народовъ, преклоняющихся предъ этимъ царемъ, которому приписывается раздъленіе египетской почвы на равные, обложенные податью участки. Аменема III, котораго Греки ошибочно называли Мерисомъ, провелъ каналь изъ Нила къ пынъшнему Файуму, большой, до того времени

безплодной котловинь, лежащей среди Ливійскихь горь. Здісь было вырыто или, что въроятиъе, значительно распространено озеро, служившее водохранилищемъ для уравненія Нильскихъ разливовъ. Когда половодье ръки не доходило до надлежащаго уровня, тогда вода спускалась изъ озера. въ противоположномъ случат озеро принимало въ себя избытокъ нильскихъ водъ. Ниломъръ. Каналъ давно засорился; но остатки плотинъ еще существують, равно какъ и часть прежняго озера, сообщившаго Файуму удивительное плодородіе. Въ этой оплодотворенной имъ странъ, близь озера, построилъ тоть-же Аменема III городъ Крокодиловъ (впоследствіи Арсиное) и великолъпный дворецъ, извъстный подъ именемъ Лабиринта. Развалины Лабиринта найдены были во время французской экспедиціи въ Египеть, но назначение его объяснено трудами новъйшихъ ученыхъ. Это колоссальное зданіе, въ которомъ, по словамъ Геродота, было 3000 комнатъ, въ томъ числь 1500 подземныхъ, служило символическимъ выраженіемъ единства Егинетской земли и мъстомъ сбора для великихъ торжествъ политическихъ и религіозныхъ, въ которыхъ принималъ участіе весь Египетъ. Каждому египетскому округу соотвътствовало особое отдъленіе Лабиринта, въ которомъ помъщались прибывшіе жрецы и сановники того округа и гдѣ они находили изображенія своихъ м'єстныхъ боговъ и м'єстной исторіи. Такимъ образомъ, лабиринтъ былъ религіозно - гражданскимъ святилищемъ египетскаго народа и полнымъ музеемъ его исторіи.

Черезъ 10 въковъ послъ Менеса, при 13-й династіи, Египеть быль завоеванъ пришедшими съ С.-В., изъ Азіи, Гиксосами, т. е. арабскими, филистимлянскими и другими семитическими племенами. Только въ Верхнемъ Египть, въ Оивахъ, удержались туземные властители. Владычество Гиксосовъ, которыхъ цари жили въ Мемфисъ и жестоко притъсняли покоренный ими народъ, продолжалось болъе 600 лътъ. Наконецъ, послъ упорной и долгой борьбы Өивскіе фараоны побъдили ихъ и принудили удалиться обратно за Суецскій перешеекъ. Съ этого времени Онвы сділались главнымъ городомъ возстановленнаго государства и далеко превзошли Мемфисъ великольніемъ своихъ храмовъ и чертоговъ. Всь новые путешественники единогласно говорять, что невозможно передать впечатленіе, производимое видомъ Өивскихъ развалинъ, среди окружающей ихъ нынъ пустыни. Судя по колоссальнымъ памятникамъ, можно подумать, что здёсь нёкогда жили не обыкновенные люди, а вымершее племя великановъ. Развалины Онвъ расположены по обоимъ берегамъ Нила. На правой сторонъ ръки, на искусственныхъ терассахъ возвышаются остатки Карнакскаго и Луксорскаго храмовъчертоговъ. Эти зданія служили, повидимому, храмами богамъ и дворцами для царей. Нынъшнія названія свои они получили отъ Карнака и Луксора, деревушекъ, занимающихъ весьма малую часть разрушенныхъ зданій. Въ большой залъ Карнакской было 320 ф. длины и 160 въ ширину. Каменныя плиты составляли его потолокъ, опиравшійся на 134 исполинскія колонны. Выше и толще другихъ 12 колоннъ, стоящія по срединъ; въ каждой изъ нихъ 70 футовъ вышины при 11 футахъ въ поперечникъ. Отъ Карнака къ Луксору ведетъ длинная аллея, образуемая двумя рядами огромныхъ сфинксовъ. У входа въ храмы стояли обелиски, четырехугольные, гранитные, заостренные къ верху стоябы, до 80 ф. вышиной; они посвящались соянцу. Обелиски и стъны зданій покрыты гіероглифами, рельефными изображеніями разныхъ событій египетской исторіи и рисунками, краски которыхъ сохраняютъ до сихъ поръ свою свъжесть. На противоположномъ, лъвомъ берегу Нила находятся остатки двордовъ Аменофиса III, Сетоса и Рамзеса Великаго съ колоссальными, но уже разбитыми статуями фараоновъ и ихъ супругъ. Статуя Мемнона (Letronne, la statue vocale de Memnon). Изображенія и надписи, которыя здѣсь находятся въ большомъ количествъ, проливаютъ яркій свѣтъ на исторію фараоновъ. Слава Өивъ разнеслась далеко уже въ глубокой древности. Гомеръ говоритъ объ этомъ городъ:

#### Өивы Египтянъ,

Градъ, гдъ богатства безъ смъты въ обителяхъ гражданъ хранятся; Градъ, въ которомъ сто вратъ, а изъ оныхъ изъ каждыхъ по двъсти Ратныхъ мужей въ колесницахъ, на быстрыхъ коняхъ выъзжаютъ. Ил. IX, 381.

У Египтянъ существоваль обычай хоронить мертвыхъ на 3. отъ жилыхъ мъстъ, на той сторонъ, гдъ заходитъ солице, на границъ между царствомъ жизни, т. е. Нильскою долиною, и царствомъ смерти, Ливійскою степью. Недалеко отъ Өивъ, въ Ливійскихъ горахъ выстчены рукою человъка знаменитыя катакомбы, служившія містомъ погребенія для Өивскихъ жителей. Онъ расположены въ нъсколько этажей и соединены между собою безчисленными лъстницами и корридорами. Погребальныя камеры богатыхъ и знатпыхъ людей находятся внизу. Это подземное кладбище, наполненное тысячами мумій, т. е. бальзамированными трупами древнихъ Египтянъ, въ настоящее время сдълалось неисчерпаемымъ источникомъ свъдъній о домашнемъ быть египетскаго народа. Ствны и потолки катакомбъ покрыты изваяніями и фресками; при муміяхъ находятся въ большомъ количествъ разнаго рода домашняя утварь, исписанные свертки папируса и талисманы. Ибсколько далбе къ 3., въ тянущейся параллельно съ первою ценью отрасли Ливійскихъ горъ, въ великольшныхъ подземныхъ храминахъ погребены Оивскіе фараоны.

Вообще время 18 и 19 династій, отъ изгнанія Гиксосовъ (1580) до перенесенія столицы изъ Верхняго въ Нижній Египетъ, около 1200 лѣтъ до Р. Х., составляеть лучшій періодъ египетской исторіи. Оригинальная образованность этого народа достигла тогда полнаго развитія своего и политическое могущество фараоновъ стояло на небывалой ни прежде, ни послъ степени. Особенно важны царствованія Сетоса (1445 — 1394) и сына его Рамзеса Великаго, Міамуна, т. е. любимца Аммонова (1394 — 1328). Но слава Сетоса была поглощена славою сына, и Греческіе писатели, которымъ Рамзесъ извъстенъ подъ именемъ Сезостриса (Геродотъ) и Сезосиса (Діодоръ Сицилійскій), приписывають ему не только подвиги отца, но, повидимому, дъла другаго, гораздо древнъйшаго государя, Сезортезена ІІ. Изъ сохранившихся памятниковъ и преданій о войнахъ Рамзеса Великаго можно вы-

вести достовърное заключеніе, что онъ завоеваль въ Африкъ Нубію до горы Баркала въ Донголъ, а въ Азіи Сирію, Месопотамію и, въроятно, Аравію. Гораздо сомнительнъе походы его или другаго египетскаго царя въ Малую Азію, Европу и Индію. Близь древняго Финикійскаго города Берита найдены высъченныя въ скалъ изображенія египетскихъ божествъ и имя Рамзеса. Многочисленные опискіе и нубійскіе памятники Рамзесова царствованія, дворцы и храмы покрыты превосходными, свид'втельствующими о высокомъ состоянія египетскаго искусства, изображеніями Великаго фараона и его подвиговъ. Со смерти Рамзеса начинается новый упадокъ египетскаго могущества. Азіатскія владінія перешли въ другія руки. Только царь Сишакъ, или Сезонхизъ, въ 976 году успъшно воевалъ съ Гудеями и даже овладълъ на нъкоторое время Герусалимомъ. Въ половинъ 8-го ст. до Р. Х. Египеть подвергся вторично иноплеменному владычеству. Южныя Нубійскія и Абиссинскія племена, въ продолженіи нъсколькихъ въковъ повиновавшіяся фараонамъ, сбросили съ себя иго и подъ предводительствомъ Сабакона въ свою очередь овладъли Нильскою долиною. Евіопскіе цари (составляющіе 25 династію Манеоона), давно усвоившіе себі Егинетскую образованность, дъйствовали въ духъ вытъсненныхъ ими предшественниковъ. Доказательствомъ могуть служить ихъ пристройки къ Оивскимъ зданіямъ и воздвигнутые ими въ Египетскомъ вкусъ памятники, развалины которыхъ открыты у г. Баркала. Преемники Сабакона — Севихонъ и Тиррака принимали участіе въ войнахъ царствъ Израильскаго и Гудейскаго съ Ассирійцами.

Общее возстаніе Египтянъ положило конецъ полув' вковому владычеству пришельцевъ. Съ 695 г. двънадцать туземныхъ князей правили раздробившимся на части государствомъ (Додекархія). Эти князья въ знакъ взаимнаго согласія и союза возстановили лабиринтъ Аменемы III. Но одинъ изъ додекарховъ, Псаметихъ, которому достался удълъ въ Нижнемъ Египтъ съ г. Саисомъ, призвалъ къ себъ на помощь Іонійцевъ и Финикіянъ, одольлъ прочихъ князей и въ 650 г. возстановиль единодержавіе. Столицею новой династіи остался Саисъ. Обязанный престоломъ иностранцамъ, Псаметихъ не только открыль греческимъ и финикійскимъ судамъ всё гавани Нижняго Египта, но даже позволиль имъ селиться въ своемъ государствъ. На восточномъ рукавъ Нила, между Пелузіумомъ и Бубастисомъ, поселились греческіе выходцы и охраняли повую родину со стороны Азіи. Жители Милета основали колонію Навкратись. Въ Мемфисъ была отведена цълая часть города финикійскимъ наемникамъ. Права и льготы, которыми пользовались эти иностранцы, возбудили негодованіе туземной касты воиновъ. По свид'втельству греческихъ писателей, 200 тыс. египетскихъ воиновъ ушли тогда на югь въ Евіопію. При Псаметих вившияя торговля египетская, которая дотол'в производилась на небольшомъ островъ Фаросъ, приняла самые обширные размъры. Иноземныя вліянія проникли въ дарство фараоновъ и поколебали его древнія в'врованія и обычаи. Сынъ Псаметиха, Нехао (610-600), шель по следамь отца. Подобно ему, онь хотель воспользоваться ослабленіемъ ассирійскаго могущества и покорить себть Сирію. Счастіе благопріятствовало ему до самой войны его съ Навуходоноссоромъ Вавилонскимъ, ко-

Digitized by Google

торый одержаль надъ нимъ ръшительную побъду при Кархемишъ на Евфратъ въ 605 г. и заставилъ его отказаться отъ обладанія прибрежною Сиріей. У Нехао быль значительный флоть. По его порученю финикійскія суда совершили плаваніе вокругь Африки и за 20 слишкомъ въковъ до Португальца Гамы обогнули мысъ Доброй Надежды. Они вышли изъ Чермнаго моря и на третій годъ пришли чрезъ Средиземное къ устьямъ Нила. Еще Рамзесъ Великій думаль о соединеніи Средиземнаго моря съ Краснымъ посредствомъ канала и началъ работы, которыя потомъ были брошены; Нехао продолжаль ихъ, но также безуспешно. Вероятно, Сирійская война отвлекла его отъ великаго предпріятія. Родъ Псаметиха пресъкся въ лицъ Гофры. или Апріи (588-570), государя, навлекшаго на себя ненависть подданныхъ несчастными войнами противъ Навуходоноссора и противъ греческой республики Кирены, основанной на съверномъ берегу Африки. Онъ погибъ жертвою народнаго возстанія. Мъсто его заступиль Амазись, человыкь назкаго происхожденія, презиравшій обычаи родной старины и не скрывавшій своего пристрастія къ Грекамъ. Сь его согласія и при его содъйствіи на Египетской почвъ возникли храмы, посвященные греческимъ богамъ. Онъ умеръ въ 526 г.; въ следующемъ-же году, при сыне его Псамените. Египеть быль покорень Персами.

Религія. Государственныя учрежденія. Просвъщеніе. Обычаи. Египетская религія сложилась постепенно изъ м'єстныхъ в'єрованій, господствовавшихъ въ Нильской долинъ до соединенія ея въ одно государство. Египтяне поклонялись олицетвореніямъ великихъ силъ и явленій природы. Слѣды мѣстнаго независимаго образованія культовъ сохранились, несмотря на усилія жрецовъ сгладить ихъ въ единствъ цъльной системы. Такъ, напримъръ, въ Нижнемъ Египтъ считалось 7 боговъ перваго разряда и въ Верхнемъ-9. Значеніе отдівльных божестви недостаточно опредівлено. Образы ихи сливаются между собою. При древнихъ Мемфисскихъ царяхъ особеннымъ поклоненіемъ пользовались боги Средняго и Нижняго Египта, во главъ которыхъ стояли Ра и Пта. Ра, или Фра ("ф" приставляется какъ членъ), лучезарное, животворное солнце, отецъ боговъ и владыка обоихъ міровъ. Егинетскіе цари величали себя сынами Ра; отъ слова Фра происходить названіе фараоновъ. Въ г. Геліополисъ, въ Нижнемъ Египтъ, находился главный храмъ этого бога, куда, по увъренію жрецовь, каждыя 500 льть прилеталь съ В. для самосожженія и возрожденія Фениксъ. Мемфисскій Пта представляетъ большое сходство съ Геліополисскимъ Ра; подобно ему, онъ владыка обоихъ міровъ, богъ прогоняющаго тьму світа. Сверхъ этихъ мужскихъ боговъ жители Средняго и Нижняго Египта глубоко чтили богинь: Нейту (въ Сансъ), воплощение женственнаго начала, матерь боговъ, корову, родившую солнце, и Пахту (въ Бубастъ), подругу Пта, владычицу Мемфиса. Когда, по изгнаніи Гиксосовъ, Оивская династія утвердила свое владычество надъ Египтомъ, Опескіе боги взяли верхъ надъ мемфисскими и нижне-египетскими. Малоизвъстный дотоль Аммонъ (невъдомый, скрытый) сдълался царемъ боговъ. Онъ даже слился въ одно съ съвернымъ Ра, присвоилъ себъ его значеніе и является на памятникахъ подъ именемъ Аммона-Ра. Первое

м'всто посл'в Аммона занималь въ Опванд'в Кнефъ, податель влаги, владыка наводненій. Онъ также соединился въ посл'ядствій съ Аммономъ. Этому двойственному божеству Аммону-Кнефу посвященъ быль храмъ, котораго развалины сохранились въ оазисъ Сивашъ, нъкогда славившійся своимъ прорицалищемъ. Саисской Нейть соотвътствовала въ Верхнемъ Египтъ Мутъ, матерь. Къ числу второстепенныхъ боговъ принадлежить Тоть, небесный писецъ, котораго Греки приняли за своего Гермеса. Онъ владыка слова и истины. Онъ написалъ священныя книги, и потому жрецы воздаютъ ему большія почести. Позже другихъ возникло поклоненіе Озирису и Изидъ. Это единственный богато развитый и ясный по содержанію миоъ египетской мноологін. Въ Озирисъ, Изидъ и сынъ ихъ Горосъ воплощены органическая жизнь земли и дъятельность природы, въ противоположность злому Тифону, представителю жгучаго солнца, засухи, соленаго, безплоднаго моря, владыкъ всъхъ вредныхъ звърей и растеній. Каждому божеству посвящено было какое-нибудь животное. Богу Ра-копчикъ и бълый или желтый быкъ Мневисъ; Пта-жукъ и отмъченный особыми примътами быкъ Аписъ; Киефубаранъ. На намятникахъ боги изображены большею частію съ человіческимъ туловищемъ и головою посвященныхъ имъ животнаго или птицы. Эти священныя животныя пользовались въ свою очередь религіознымъ уваженіемъ, такъ что иностранцы принимали ихъ за настоящихъ боговъ Египта. Египтяне върили въ безсмертіе души и въ загробныя наказанія и награды. Озирисъ-судья въ царствъ мертвыхъ, Тотъ записываетъ его приговоры. Душамъ гръшниковъ предстоитъ Адъ или долгое странствование изъ одного животнаго въ другое до очищенія и возврата въ прежнее человъческое тьло. Върою въ переселение душъ объясняется заботливость Египтянъ о сохраненіи тіль умершихь. Они тіцательно бальзамировали трупы своихъ покойниковъ и не жалъли трудовъ на сооружение имъ прочныхъ могилъ. Пирамиды. Катакомбы. Мумін.

Обоготворивъ силы окружающей его могучей, но однообразной въ своихъ явленіяхъ природы, Египетскій народъ старался сообщить всей жизни своей печать такого же однообразія и неизміннаго порядка Все измінчивое, непостоянное, неправильное приписывали они Тифону. Египтяне раздѣлялись на касты, т. е. безвыходныя, замкнутыя сословія съ наслідственностію занятій. Происхожденіе касть, теряющееся въ глубокой древности, объяснялось различнымъ образомъ. Обыкновенно ихъ принимаютъ за результатъ завоеванія, обращающаго цілый народъ побідителей въ господствующія и побъжденныхъ въ низшія сословія новаго государства. И всколько последовательныхъ завоеваній одной страны разными народами образують столько же общественныхъ слоевъ, лежащихъ въ томъ порядкъ, въ какомъ приходили иноплеменники. Древитищее туземное население находится въ такомъ случать въ самомъ низу. Но Египетскія касты образовались не чрезъ завоеванія, а изъ замъченнаго выше стремленія народа къ однообразію и порядку. Наслъдственность занятій была господствующимъ правиломъ, нормою жизни. Впрочемъ, это правило допускало, сколько намъ извъстно, исключенія и не соблюдалось въ такой строгости, какъ въ Индіи, гдф касты возникли изъ

другихъ началъ. Нельзя сказать съ достовърностію, сколько касть было въ Египтъ. Геродотъ говоритъ, что ихъ было 7; Діодоръ Сицилійскій — 5. Причина этого противоръчія заключается въ согласномъ съ духомъ народа постоянномъ дробленіи низшихъ кастъ на болье мелкія подраздъленія. Каждос ремесло или занятіе служило основаніемъ новой касть. Когда Псаметихъ позволиль Грекамъ селиться въ Египтъ, онъ даль имъ въ обучение египетскихъ мальчиковъ, изъ которыхъ немедленно образовалась особая каста переводчиковъ. Есть даже свидътельство о существовании касты воровъ. Жрецы и воины составляли двъ главныя касты. Жрецы были настоящими представителями и двигателями египетскаго просвъщенія. Они не только совершали богослуженіе и развивали свое ученіе объ отношеніи челов'я къ божествамъ и загробной жизни, но засъдали въ верховныхъ судахъ и въ царскомъ совътъ, занимались науками и строили колоссальные памятники, которые служать столь очевиднымъ доказательствомъ ихъ положительныхъ знаній. Содержаніе этой касты было обезпечено добровольными дарами богомольцевъ и приписанными къ храмамъ землями. Жрецы раздълялись по занятіямъ своимъ на несколько разрядовъ, но все они должны были вести весьма строгій образъ жизни. Ихъ пища, одежда, число ежедневныхъ омовеній и т. д. были опред'ьлены закономъ. Каста воиновъ не пользовалась въ Египтъ особенными правами. Каждому воину отводился опредъленный участокъ свободной отъ налоговъ земли. Главная сила состояла въ пъхотъ, которая двигалась въ порядкъ, при звукъ трубъ. Конницы не было вовсе. Мъсто ея занимали военныя колесницы, въ большомъ количествъ изображаемыя на памятникахъ. Любимымъ оружіемъ Египтянъ быль лукъ. Во времена персидскаго владычества Египеть еще могь выставить до 400 тыс. воиновъ. По происхожденію, цари египетскіе, кажется, принадлежали къ военной кастъ, но, вступая на престолъ, они переходили въ жреческую. Власть этихъ царей переходила отъ отца къ сыну и ограничивалась одними религіозными уставами. Впрочемъ, фараоны не только сами приносили жертвы богамъ и совершали другіе обряды безъ посредства жрецовъ, во главть которыхъ они стояли, но даже пользовались со стороны подданныхъ такимъ же поклоненіемъ, какъ боги. Они воздвигали себъ храмы и величали себя сынами Аммона. Обыкновенный титуль ихъ "Могучій Горосъ", богъ-покровитель Египта. Царица принимала названіе Изиды. Однимъ словомъ, царь быль живымь воплощеніемь божественнаго начала. Ему принадлежала вся почва Нильской долины. Участки, отведенные на содержание жреповъ и воиновъ, не составляли ихъ собственности. Прочіе классы платили царю за пользованіе его землею. Домашняя и общественная жизнь фараоновъ была подчинена строгому порядку, и придворный перемоніаль опредълень съ большою точностію. Государство разділялось на округа, которыми правили царскіе нам'єстники. Посл'є изгнанія Гиксосовъ такихъ округовъ считалось 36. Несмотря на общую всемъ восточнымъ народамъ жестокость казней, законы египетскіе свидітельствують о значительномь развитіи общественныхъ отношеній и мягкости нравовъ. Египтяне не знали рабства за долгъ. принадлежащаго къ числу самыхъ обыкновенныхъ явленій древней исторів.

Убійство раба наказывалось у нихъ наравив съ убійствомъ свободнаго человъка. Женщины пользовались несравненно большею свободою, чъмъ въ другихъ восточныхъ государствахъ. Въ случав малолетства царя за него неръдко правила мать. Особенно строгимъ наказаніямъ подвергались преступники, виновные въ подлогъ письменныхъ документовъ, мъръ или въсовь. Судопроизводство было все письменное. Египетскія письмена, или гіероглифы, изобрътены и усовершенствованы жрецами. Гіероглифы начались съ простаго изображенія, или рисунка видимыхъ предметовъ. Затімъ явились символическіе знаки, состоявшіе изъ такихъ же изображеній, но означавшіе не видимые предметы, а отвлеченныя представленія и понятія. Такъ наприм., три горизонтально одна надъ другой расположенныя, параллельно проведенныя кривыя линія представляють воду. Теленокъ къ нимъ бъгущій означаеть уже понятіе жажды. Отъ этихъ образныхъ и символическихъ гіерогдифовъ Египтяне перешли къ фонетическимъ, или звуковымъ. Они стали означать буквы или звуки изображеніемъ предметовъ, которыхъ названія начинаются съ этихъ буквъ. Примънивъ эту систему къ русскому языку, мы могли бы означить букву л изображеніемъ лошади, льва, лебедя и т. д. Изъ гіероглифическаго письма образовалось впослъдствіи гіератическое, т. с. скоропись, состоящая изъ сокращенныхъ гіероглифическихъ знаковъ; еще новъе третій общеупотребительный родъ письменъ-демотическій, въ которомъ видно явное стремленіе замібнить буквами образы и символы. Ключемъ къ египетской азбукъ мы обязаны геніальному французскому ученому Шамполіону младшему. Главныя трудности, встръчающіяся при разбор'в памятниковъ египетской грамотности, заключаются во множествъ знаковъ, выражающихъ одинъ и тотъ же звукъ, и въ самомъ языкъ, къ которому Коптскій относится какъ позднъйшее и притомъ искаженное наръчіе. У Египтянъ заимствовали азбуку усовершенствовавшія ее Семитическія племена, которыя, въ свою очередь, передали ее Грекамъ и остальной Европъ.

Сверхъ важныхъ въ историческомъ и минологическомъ отношении надписей на зданіяхъ, мы обладаемъ многочисленными юридическими актами, найденными въ катакомбахъ, купчими, контрактами и т. д., свидътельствующими о весьма распространенномъ употребленіи письма въ древномъ Египтъ. Папирусъ, на которомъ писаны эти документы, соединялъ въ себъ многія изъ удобствъ нашей писчей бумаги и даже превосходилъ ее прочностію. Онъ выдълывался изъ высокаго тростника, растущаго на низовьяхъ Нила. Чисто литературныхъ намятниковъ еще не найдено, хотя намъ извъстно существованіе 42 священныхъ книгъ, въ которыхъ заключалась вся жреческая наука. Египетскимъ жрецамъ принадлежитъ, по всей въроятности, честь древнъйшихъ астрономическихъ наблюденій. Они не только опредъляли по ноложенію світиль время Нильскихъ разливовь, но ввели такъ называемый періодъ созв'ездія собаки, для соглашенія Египетскаго гражданскаго изъ 365 дней состоявшаго года съ астрономическимъ. Календарь Египетскій. Каждый день быль посвящень особенному божеству и считался его праздникомъ. Къ положительнымъ астрономическимъ знаніямъ примъщивались бредни астрологіи, возникшей въ Египть и отсюда перешедшей къ

другимъ народамъ. Египту обязаны мы также основными началами геометріи, зодчества и ваянія. В'єсы и м'єры опреділены съ такою точностію, что Ньютонъ могь изъ размъровъ Хефреновой пирамиды вывести настоящую величину Египетскаго локтя. Жрецы занимались и медициною, но каждый врачь лечиль только оть одной болезни. На искусстве Египетскомъ лежить отпечатокъ народнаго духа, старавшагося сообщить своимъ созданіямъ прочность и математическую правильность, однообразіе формы и преобладаніе прямыхъ линій. Въ лицахъ статуй и рисунковъ, изображающихъ выспія сословія Египетскаго народа, постоянно повторяєтся одинъ и тотъ же задумчивый и спокойный типъ. Памятники блестящаго періода Оивскихъ фараоновъ отличаются впрочемъ большею свободою и богатствомъ формы. Низшія касты занимались ремеслами, земледівліємь и скотоводствомь. Предметы домашняго употребленія, находимые въ гробницахъ, служать доказательствомъ искусства Египетскихъ ремесленниковъ. Ихъ металлическія и стекляныя издълія извъстны были въ самой глубокой древности. Слишкомъ за двъ тысячи лътъ до Р. Х. Египтяне уже умъли добывать мъдную руду на Синайскомъ полуостровъ. Изъ рисунковъ видно, что одежды и жилища богатыхъ людей отличались роскошью и разнообразіемъ украшеній. Вообще Египтяне любили удобства и наслажденія жизни. Праздники ихъ сопровождались музыкою и пляскою. Земледеліе процветало. Сверхъ различныхъ хлъбныхъ злаковъ, жители Нильской долины разводили сады и виноградники и выдълывали масло и вино. Скотоводство существовало въ большихъ размърахъ и пастухи составляли отдъльную, ниже другихъ стоявшую касту. Несмотря на презрѣніе, котораго они были предметомъ, въроятно вслъдствіе ихъ полукочевой, ненавистной остальнымъ Египтянамъ жизни, эти пастухи обладали большою опытностію въ своемъ дѣлѣ; они между прочимъ знали полезныя свойства травъ, растущихъ на Нильской долинъ.

Сознавая свое дъйствительное превосходство надъ другими народами, Египтяне долго избъгали сношеній съ ними и считали ихъ нечистыми. Только война и торговля открывали ипоплеменникамъ таинственное царство фараоновъ. Но подобно Японіи, которая до нашего времени держалась этой системы, торговля Египтянъ съ чужеземными купцами производилась на немногихъ указанныхъ правительствомъ рынкахъ. Египтяне получали изъ сосъднихъ странъ Африки и Азіи лѣсъ, металлы, слоновую кость, рабовъ, благовонія, масло и вино. Сами они отпускали за-границу разную утварь. стекло, оружіе, военныя колесницы, лопадей и хлѣбъ. Съ 7-го стольтія Египетъ вступилъ въ болѣе тѣсную связь съ народами, жившими по берегамъ Средиземнаго моря.

Къ Югу отъ Египта, между Инломъ и Такапомъ лежало жреческое государство Мерое, откуда, по мнѣнію многихъ, вышло не только населеніе Нильской долины, но и вся египетская образованность. Дѣйствительно, жители Мерое поклонялись Аммону и другимъ богамъ верхняго Египта; они также раздѣлялись на касты, между которыми первое мѣсто занимала жреческая; памятники искусства представляютъ, хотя въ гораздо меньшихъ размѣрахъ, сходство съ Египетскими, но на основаніи всѣхъ доселѣ пріоб-

рътенныхъ историческихъ данныхъ, мы въ правъ заключить, что просвъщеніе двигалось не внизъ, а вверхъ по Нилу. Сходство, замъчаемое между Мерое и Египтомъ, объясняется очень просто ранними завоеваніями и продолжительнымъ владычествомъ фараоновъ въ Нубіи. Исторія Мерое намъ мало извъстна. Жрецы пользовались большою властію; назначали госу́дарей и сводили ихъ съ престола. Въ 3-мъ стольтін до Р. Х. царь Ергаменъ, при содъйствіи касты воиновъ, истребиль жрецовъ и утвердилъ самодержавіе.

Отъ не опредъленнаго наукою, смъщаннаго изъ азіатскихъ и африканскихъ элементовъ населенія Нильской долины мы переходимъ къ изложенію судебъ двухъ великихъ вътвей, на которыя раздълилась Кавказская порода съ самаго начала исторіи. Языками, нравами, свойствами ума народы Семитической вътви ръзко отличаются отъ народовъ Яфетическихъ, или Индогерманскихъ. Изъ борьбы и совокупной дъятельности этихъ двухъ группъ слагалась въ продолженіи тысячельтій жизнь историческаго человъчества.

#### племена семитическія.

Семитическіе народы, составляющіе потомство пяти сыновъ Симовыхъ, занимали въ древности земли, лежащія между Средиземнымъ моремъ и рѣчною областью Тигра, между Армянскими горами и южною оконечностью Аравійскаго полуострова. Несмотря на различіе историческихъ судебъ и м'астныхъ условій, мы находимъ въ в'врованіяхъ и нравахъ Семитовъ много общихъ чертъ, обличающихъ ихъ кровное и духовное родство между собою. Вообще Семитъ несравненно упорнъе Индогерманца и не такъ легко поддается чуждымъ вліяніямъ. Въ его могучей, но себялюбивой природъ есть нъчто жестокое и исключительное. Онъ способенъ къ самымъ чистымъ и возвышеннымъ върованіямъ и къ самымъ мрачнымъ заблужденіямъ религіознаго и нравственнаго чувства. Восторженный героизмъ въ немъ часто соединяется съ холоднымъ разсчетомъ корыстолюбія. Но во всёхъ направленіяхъ своей д'аятельности онъ равно исполненъ нетерпимости и всегда ненавидить иновърца, политического противника и соперника по торговлъ. Можно сказать, что Семитамь не достаеть внутренняго спокойствія и гармоническаго согласія ихъ духовныхъ силъ, изъ которыхъ одна постоянно беретъ перевъсъ надъ другими. Отсюда происходитъ страстный и неровный характеръ ихъ исторіи. Эти особенности племеннаго духа отразились въ поэзін и искусствъ семитическихъ народовъ. Они богато развили и довели до высокой красоты свою лирику, потому что въ этой формъ можеть свободно высказываться личное чувство поэта; но у нихъ нътъ ни эпоса, ни драмы, однимъ словомъ, нътъ тъхъ родовъ поэзін, въ которыхъ лицо поэта исчезаеть за его произведеніемъ. По той-же причинъ музыка была ихъ любимымъ и у всъхъ одинаково національнымъ искусствомъ, ибо музыка, вы-

ражающая звуками разнообразныя движенія души, занимаеть въ сфер'ь искусства мъсто, соотвътствующее тому, которое принадлежить лирикъ между родами поэзін. Религіозныя върованія языческихъ Семитовъ основаны на обоготвореніи світиль небесныхь и животворящаго начала въ природів, которое обыкновенно выражается двумя божествами-мужескимъ и женскимъ. Главными божествами семитическихъ народовъ были Ваалъ, богъ солнца и неба; супруга Ваала есть влажная, оплодотворяемая солнцемъ земля, производительная способность органической природы вообще. Эта богиня носила названіе Мелиты и Ваалтисы въ Вавилоніи, Ашеры въ Сиріи, Ма въ Малой Азіи и т. д. Ваалу и его супругь противоположны грозные, враждебные жизни и разрущающіе ее Молохъ и Астарта. Воображеніе Семитовъ нередко совокупляло женскія и мужскія божества въ одно двуглавое. Ассирійскій Сандонъ. Нигдъ не обнаруживаются въ такой степени темныя стороны характера семитическихъ народовъ, какъ въ ихъ кровавыхъ и нечистыхъ культахъ. Приношеніе въ жертву людей было у нихъ въ большомъ употребленіи. Но изъ этой-же Симовой семьи избраль Господь народъ, принявшій первыя откровенія Божественной истины и, несмотря на частыя отпаденія, показывающія, что онъ не быль чуждь пороковь, общихъ всему племени, сохранившій эту истину до Новаго Завъта.

# 1. Еврен.

Источники: Св. книги Ветхаго Завъта. Пособія: Филаретъ, Исторія Ветхаго Завъта.

Происхождение Евреевъ. Ханаанъ.

Въ Уръ Халдейскомъ (Уръ-Хаздимъ), на южномъ склонъ Армянскихъ горъ жили родоначальники Еврейского народа. Отсюда вышелъ съ дѣтьми своими Оара, потомовъ сына Симова Арфаксада, и поселился въ Харранъ близь Евфрата. По смерти Оары, сынъ его Авраамъ съ семействомъ своимъ и племянникомъ Лотомъ откочевалъ за Евфратъ и пришелъ въ землю Ханаанскую. Ханааномъ называлась западная, ближайшая къ морю часть Сиріи. Между Ханааномъ (низменность) и Арамомъ (высота), или восточною Сирією, которая отъ подымающихся до 11,000 ф. вершинъ Антиливанскаго хребта спускается неровными уступами къ Евфрату и песчаною степью подходить къ самой реке, тянется въ виде широкодоннаго оврага продолговатая долина, съ объихъ сторонъ сжатая горными хребтами. По этой знойной и мъстами необыкновенно плодородной впадинъ текутъ ръки Оронть къ СЗ. и Іорданъ къ Югу. Последній проходить чрезъ образуемыя горными ручьями озера Меромское и Генезаретское и потомъ впадаетъ въ Мертвое море, лежащее на 1,300 ф. ниже уровня Средиземнаго моря. Когда Авраамъ пришелъ въ южный Ханаанъ и разбилъ у Хеврона шатры свои. Мертваго моря еще не было. На томъ мъстъ, гдъ нынъ оно находится, стояли въ цвътущей долинъ Сиддимской города Содома и Гоморра, близь которыхъ поселился Лотъ. Но Господь, разгитванный гръхами жителей,

истребиль огнемъ своимъ преступные города и обратилъ всю окрестную страну въ пустыню, которая свойствомъ своей почвы и горько-солеными водами находящагося въ ней Мертваго моря доселѣ свидѣтельствуеть о страшномъ переворотѣ, здѣсь нѣкогда совершившемся. Среди общей гибели пощажены были ради Авраама только Лотъ и его дочери, отъ которыхъ ведутъ родъ свой Моавитяне и Аммонитяне, жившіе впослѣдствіи на Востокъ оть Іордана. Въ землѣ Ханаанской Авраамъ свято хранилъ принесенную имъ съ Востока вѣру отцовъ и поклонялся единому Богу, творцу неба и земли (покорность его волѣ Божіей—жертвоприношеніе Исаака). Наградою Аврааму было благословеніе Господне и обѣщаніе владычества надъ Ханааномъ его потомству.

Потомство Авраама.

Изъ сыновей Авраама старшій Измаилъ, рожденный отъ Агари, сталъ родоначальникомъ Измаилитянъ, т. е. племенъ западной и съверной Аравіи; Исаакъ, рожденный отъ Сарры, наслъдовалъ благочестіе отца и данное ему Богомъ обътованіе; Мидіанъ былъ родоначальникомъ Мидіанитянъ. У Исаака, продолжавшаго вести пастушескую жизнь, по примъру предковъ, было два сына: Исавъ, или Эдомъ, и Іаковъ, или Израиль. Послъдній купилъ у брата право первородства и получиль отъ отца благословеніе, въ силу котораго онъ сдълался старшимъ въ родъ Авраама. Отъ Исава произошли Эдомитяне, племя, поселившееся къ Югу отъ Іудеи. Такимъ образомъ, многія изъ жившихъ по сосъдству съ Евреями племенъ происходили отъ одного съ ними корня, но племена эти утратили чистоту крови чрезъ смъшеніе съ другими частію Семитическими, частію Хамитскими (отъ Хама) народами.

Переселеніе въ Египетъ.

При Іаковъ совершилось переселеніе Евреевъ въ Египеть (1800) (Исторія Іосифа). Около четырехъ въковъ продолжалось пребываніе сыновъ Израиля въ Египтъ. Они пасли стада свои въ землъ Ессемъ, въ восточной части Нильской Дельты. Ихъ быстро возраставшее число и пастушескій, какъ сказано выше, ненавистный Египтянамъ образъ жизни навлекли на нихъ гоненія фараоновъ (Работы Египетскія. Избіеніе младенцевъ). Но въ самое тяжкое для Израильтянъ время Господь послалъ имъ избавителя въ липъ Моисея, сына Авраамова, изъ колъна Левіина.

Моисей.

Спасенный отъ смерти дочерью Фараона, Моисей выросъ при царскомъ дворѣ и познакомился съ наукою Египетскихъ жредовъ. Совершенное имъ изъ горячаго участія къ оскорбленному Египтяниномъ соотечественнику убійство заставило его удалиться къ Мидіанитянамъ, жившимъ на восточной границѣ Египта. Здѣсь провелъ онъ 40 лѣтъ (Пламенная купина). Посланный Богомъ, Моисей возвратился въ Египетъ и въ соединеніи съ братомъ своимъ Аарономъ принудилъ Фараона изъявить согласіе на исходъ Евреевъ

изъ предъловъ Египетскихъ (Язвы. Гибель Египетскаго войска въ водахъ Чермнаго моря). Моисей привелъ избавленный имъ отъ рабства народъ къ горъ Синаю и получиль здъсь отъ Господа 10 заповъдей, содержавшія въ себъ правила въры и нравственности, которымъ должны были слъдовать Евреи. Въ основаніи этого досель чтимаго народомъ закона лежитъ чистая, чуждая тогдашнему, преклонявшемуся предъ обоготворенными силами природы человъчеству, идея единаго Бога, царящаго надъ созданною имъ и служащею ему подножіемъ природою. Божественный законодатель сталъ самъ вождемъ избраннаго имъ народа и изъ таинственной скиніи свидінія, гдъ хранился ковчегь со скрижалями, на которыхъ начертаны были заповъди, постоянно напоминалъ Израплю о незримомъ присутствіи своемъ. Раздъленіе народа на 13 кольнъ по числу 12 сыновъ Іакова и двухъ сыновъ Іосифа (Манассіи и Ефрема), который не оставиль кольна, названнаго его именемъ. Левиты исключительно занимались богослуженіемъ и получали за то десятину и часть отъ жертвъ и другихъ приношеній. Они составляли самое просвъщенное сословіе въ народъ. Наслъдственное въ родъ Аарона званіе первосвященника.

Иокореніе Іорданской долины и разселеніе кольнь.

Въ продолжени сорока лѣтъ кочевали Евреи по пустынямъ, окружающимъ землю Ханаанскую, и уже по смерти Моисея заняли подъ начальствомъ Іисуса Навина глубокую долину, орошаемую Іорданомъ, истребивъ или поработивъ большую частъ прежняго, преимущественно Аморитянскаго населенія. Только въ немногихъ крѣпкихъ городахъ и недоступныхъ горныхъ ущельяхъ удержались среди Евреевъ независимые остатки языческихъ племенъ. Лежащая къ западу нагорная и приморская часть Ханаана осталась также въ рукахъ язычниковъ. Южными сосѣдями Евреевъ съ этой стороны были Филистимляне, къ Сѣверу отъ Филистимлянъ жили Финикіяне.

#### Филистимляне.

За 15 или даже болье въковъ до Р. Х. Филистимляне уже славились своимъ могуществомъ и воинственнымъ духомъ. По всей въроятности, имъ принадлежало первое мъсто между племенами, которыя подъ именемъ Гиксосовъ покорили Египетъ. У Филистимлянъ было пять главныхъ городовъ: Газа, Аскалонъ, Асдодъ, Гатъ и Экронъ. Въ Асколонъ находился знаменитый храмъ богини Деркето (Филистимлянской Ашеры), которую Греки называли Афродитой-Ураніей. Князья названныхъ нами пяти городовъ начальствовали надъ войсками Филистимлянъ и управляли ихъ краемъ въ мирное время. Отъ Филистимлянъ произошло имя Палестины, данное впослъдствіи всему южному Ханаану. При разселеніи кольнъ Израильскихъ въ завоеванной ими странъ, девять кольнъ съ половиною съли на правой сторонъ Іордана, остальныя два съ половиною (Рувимъ, Гадъ и половина Манассіи) на лъвой. Левиты не получили особеннаго округа, но имъ было дано по 4 города въ участкъ каждаго кольна съ достаточными лугами и пажитями, не считая доходовъ, о которыхъ сказано выше.

Періодъ судей.

Быть Еврейскаго народа въ этотъ періодъ его исторіи быль натріархальный, полупастушескій, полуземледівльческій. Во главі отдівльных колънъ стояли старшины, которые ръшали тяжбы при участіи родоначальниковъ, т. е. старшихъ тъхъ родовъ, изъ которыхъ состояло кольно, и вмъсть составляли совътъ народный. По смерти Іисуса Навина религіозная и гражданская связь, соединявшая въ одно целое все потомство Іакова, ослабела. Кольна не только не помогали одно другому противъ общихъ непріятелей, но враждовали между собою и даже не сохраняли върности небесному царю своему. Они стали поклоняться кумирамъ Сирійскихъ божествъ: Ваалу, Астартъ и т. д. Наказаніе не замедлило. Несмотри на геройскіе подвиги вождей, носившихъ званіе судей, Израиль едва отстаивалъ свою независимость противъ иноплеменниковъ. Онъ долженъ былъ постоянно отражать нападенія воинственныхъ, большею частію однокровныхъ съ нимъ племенъ, жившихъ вдоль его южной и восточной границы (Амалекитяне, Мидіанитяне, Эдомитяне, Моавитяне, Аммонитяне) и вести войну съ уцфлфвинии въ сфверной части обътованной земли язычниками (Варакъ и Девора, Гедеонъ, Іефеай). Но опаснъе всъхъ другихъ враговъ были Филистимляне (Самсонъ). При Иліи (1130), въ лицъ котораго впервые соединились санъ первосвященника и званіе судьи, Израильтяне потерп'ёли страшное пораженіе отъ Филистимлянъ, которые даже овладъли Кивотомъ Завъта. Илія не пережилъ извъстія объ этомъ несчастіи. Побъдители покорили себъ всь кольна, жившія на правомъ берегу Іордана, и приняли надежныя мітры къ упроченію своего владычества надъ ними. Въ то-же время Аммонитяне теснили колъна, сидъвшія за Іорданомъ. Самуилъ поднялъ падшій духъ народа побъдою надъ Филистимлянами, которые возвратили ему кивоть, и возстановилъ чистоту религіозныхъ върованій. Уничтоженіе кумировъ и заимствованныхъ отъ сосъдей суевърныхъ обрядовъ. Основание училищъ для левитовъ. Самуилъ былъ послъднимъ изъ судей.

Начало царей. Саулъ.

Народъ Еврейскій, видя необходимость большаго внутренняго единства для успѣшной борьбы съ врагами, поставилъ царемъ надъ собою (1095) Саула (изъ колѣна Веніаминова), одержавшаго блестящія побѣды надъ Аммонитянами и Филистимлянами. Нехотя далъ свое согласіе на это избраніе Самуилъ и еще при жизни Саула помазалъ на царство Давида, сына Іесеева, изъ колѣна Іудина. Подвиги Давида. Покушеніе Саула на его жизнь. Проигравъ при горѣ Гелвуйской битву противъ Филистимлянъ, Саулъ не захотѣлъ пережитъ своего пораженія и смерти трехъ убитыхъ сыновей. Онъ поразилъ себя мечемъ своимъ. Одно только колѣно Іудино признало тогда царемъ Давида; остальныя продолжали повиноваться Избозеоу, сыну Саулову. По смерти Избозеоа, Давидъ былъ провозглашенъ въ Хевронѣ царемъ всего Израиля.

Завоеванія Давида и внутреннія преобразованія.

Длиннымъ рядомъ побъдъ и внутреннихъ преобразованій Давидъ создаль самое могущественное государство въ Сиріи. Онъ покориль одноплеменныя съ Евреями народы, жившіе близь Іорданской долины, и обложиль данью Дамаскъ, Зобу и другія Сирійскія княжества. Власть его простиралась отъ Ливанскихъ горъ до Евфрата и отъ Дамасской области до Аравійскаго залива, на которомъ у него были города и гавани. Разбитые имъ Филистимляне не смѣли тревожить его владъній. Финикійскіе города, особенно Тиръ, находились въ тесномъ союзъ съ нимъ. Отнявъ у Іевуссеянъ, небольшаго Аморитскаго племени, Іерусалимъ, Давидъ избралъ его своимъ постояннымъ мъстопребываніемъ. Лучшаго выбора нельзя было сдълать. Крыпкій по положенію своему городъ съ Сіонской горой, на которой стояль отдівльный замокъ, представляль большія удобства для защиты въ случать вторженія витынихъ враговъ или междоусобной войны. На Сіонт выстроилъ себт Давидъ дворецъ и перенесъ въ новую столицу кивотъ завъта, который со временъ Іисуса Навина находился въ Силоамъ, у колъна Ефремова, имъвшаго поэтому некоторый неревесь надъ прочими коленами. Ісрусалимъ сдълался средоточіемъ религіозной и политической жизни Еврейскаго народа. Давидъ содержалъ большое войско; онъ завелъ у себя многочисленную конницу и военныя колесницы. Стража царская состояла большею частію изъ иностранныхъ наемниковъ. Сверхъ дани, которую ему платили подвластные народы, Давидъ получалъ значительные доходы отъ стадъ, полей и садовъ, имъ пріобретенныхъ. Место существовавшаго дотоле патріархальнаго быта заступила система управленія, основанная на монархическомъ началь. Давидъ замънилъ прежнихъ наслъдственныхъ старшинъ, стоявшихъ во главъ колънъ, назначенными имъ судьями и ввелъ много другихъ сановниковъ. Народная перепись. Съ качествами великаго государя и полководца, Давидъ соединялъ вдохновеніе поэта. Содержаніе его исполненныхъ высочайшей красоты пъсенъ (псалмовъ) составляютъ слава Іеговы и скорбь сердца, сокрушеннаго глубокимъ сознанісмъ своихъ грѣховъ. Послъдніе годы Давидовой жизни были отравлены возстаніемъ и смертію старшаго сына его Авессалома и распрями за престолонаследіе, которыя возникли между двумя другими сынами его Адоніей и Саломономъ. Назначивъ послъд-. няго своимъ преемникомъ, Давидъ скончался въ 1015 году.

Саломонъ, Храмъ, Слава Саломона, Начало государственнаго упадка.

За воинственнымъ царствованьемъ Давида послѣдовало мирное царствованье Саломона, который въ дѣлахъ внутренняго управленія шелъ по слѣдамъ отца и довершилъ начатыя имъ перемѣны. Войско было увеличено: укрѣпленія Іерусалима и пограничныхъ городовъ усилены. На торговыхъ путяхъ, которыми ходили караваны, возникли новые города, между прочимъ Тадмаръ, или Пальмира въ покрытомъ пальмами оазисѣ Сирійской пустыни. Пе довольствуясь дворцомъ Давида, Саломонъ выстроилъ себѣ новый болѣе великолѣпный и обширный. Сверхъ того у него были лѣтнія палаты на про-

хладномъ склонъ Ливана. Самое значительное изъ зданій Саломоновыхъ есть храмъ, воздвигнутый имъ Единому Богу, на холмъ Моріи, противъ Сіона. По недостатку туземныхъ художниковъ, зодчіе и другіе мастера были вызваны изъ Финикіи. Великольтію сіявшаго драгоцынными камнями и металлами храма соотвътствовали торжественность и красота богослуженія. При двор'в царскомъ господствовала р'вдкая даже на Восток'в роскошь. Для такихъ издержекъ недостаточно было казны, собранной Давидомъ, и прежнихъ доходовъ. Саломонъ обложилъ подданныхъ своихъ неизвъстными до его времени податями и налогами. Участіе его въ Финикійской торговлів доставляло ему, кромъ того, значительную прибыль. Изъ принадлежавшей ему на Чермномъ моръ гавани Эсіонгевера ходили построенныя тамъ съ его согласія финикійскія суда вдоль береговъ Аравіи въ Офиръ (къ устьямъ Инда или даже, быть можеть, южнъе) и возвращались назадъ съ богатымъ грузомъ золота и другихъ драгоцънностей, которыхъ часть шла на долю Еврейскаго царя. Тъсный торговый и политическій союзь соединяль Саломона съ сосъдними фараонами. Чрезъ его владънія лежаль путь, по которому караваны ходили изъ внутренней Азіи къ границъ Египта. Сынъ Давида славился не однимъ богатствомъ и роскошью своею. Молва о его мудрости (Книга Премудрости, Пъснь Пъсней) разнеслась по всему Востоку и привлекала ко двору его другихъ государей, приходившихъ къ нему за поученіями. Изъ южной Аравіи, съ отдаленнаго конца Семитическаго міра, его посѣтила, ради назидательной бесъды, царица Савская. Но мудрость Саломона не спасла его отъ ошибокъ и заблужденій. Его многочисленныя, изъ разныхъ странъ взятыя жены поклонялись въ Іерусалим'в языческимъ божествамъ своей родины. Близь храма, сооруженнаго истинному Богу, возникли капища Молоха, Астарты и другихъ семитическихъ божествъ. Самъ царь приносилъ имъ жертвы. Нечистые, безобразные Сирійскіе культы распространились между потомками Авраама. Простота земледъльческихъ и пастушескихъ нравовъ не устояла противъ вліянія техъ примеровъ, какіе подавали высшія сословія. Роскошь привела за собою разврать. Съ другой стороны народъ ропталъ на тяжесть налоговъ. Дамаскъ и другія Сирійскія владёнія, подвластныя Давиду, отложились отъ его сына и перестали платить ему дань. Саломонъ добровольно уступиль царю Тирскому цёлый округь съ двадцатью селеньями у границы Финикійской. Онъ умеръ въ 975 году.

Распаденіе государства на Іудейское и Израильское.

Въ Сихемъ, на землъ колъна Ефремова, болъе другихъ недовольнаго новымъ порядкомъ вещей, собрался народъ Еврейскій и требовалъ отъ Ровоама, сына Саломонова, уменьшенія податей. Надменный отказъ Ровоама подалъ поводъ къ возстанію. Только колъна Іуды, Симеона и часть Веніаминова остались върными дому Давида и образовали небольпое царство Іудейское, главная сила котораго заключалась въ столицъ его Іерусалимъ. Съверныя и заіорданскія колъна провозгласили царемъ Израильскимъ Іеровоама. Религіозное единство рушилось почти одновременно съ политическимъ.

#### Израиль.

Цари Израильскіе, которыхъ столицею былъ сначала Сихемъ, а потомъ ('амарія, стараясь ослабить значеніе храма Іерусалимскаго, куда ихъ подданные стекались на поклоненіе единому Богу во дни великихъ праздниковъ, покровительствовали въ своихъ владеніяхъ язычеству и содействовали распространенію Египетскихъ и Сирійскихъ культовъ. Уже Іеровоамъ поставиль кумиры на высотахъ въ Данъ и Веоиль. Большая часть Левитовъ переселилась тогда изъ Израиля въ Гудею. Тщетно боговдохновенные пророки (Илія, Елисей и другіе) обличали нечестивыя нововведенія царей Израильских и грозили имъ гибвомъ Ісговы, истиннаго Бога. Въ продолженін 250-льтняго существованія Израильскаго государства, въ немъ не могь утвердиться прочный порядокь престолонаследія. Девять разъ менялся царственный домъ въ Израилъ и немногіе изъ 19 царей Израильскихъ вступили на престолъ или удержались на немъ безъ кровавыхъ смутъ и возстаній. Сосъднія племена пользовались этими внутренними безпорядками и почти не прекращавшимися раздорами между царями Израильскими и Гудейскими. До появленія Ассиріянъ самымъ опаснымъ врагомъ Израиля были дари Дамасскіе, которые со времень Рехона, освободившаго еще при Саломонъ, около 980, Дамаскъ изъ-подъ владычества Евреевъ, владъли значительною частію съверной Сиріи и неоднократно отрывали отъ Израиля области, лежавшія на лівомъ берегу Іордана. Іеровоаму ІІ (822-780) удалось на время возстановить прежнія границы государства, но по смерти его дізла приняли еще худшій оборотъ. Несмотря на увъщанія пророка Осін, царь Манахимъ призваль къ себъ на помощь противъ Дамаска Ассирійцевъ (760) и сдълался чрезъ то данникомъ Ассирійскихъ государей, которые съ тъхъ поръ принимаютъ постоянное участіе въ дълахъ Сиріи. Въ 740 году Тиглатъ-Пилесаръ положилъ конецъ царству Дамасскому и переселилъ много Израильтянъ во внутреннія области Ассиріи. Попытка Оссіи свергнуть, при пособіи Египтянъ, ассирійское иго кончилась совершеннымъ паденіемъ Пзраильскаго царства. Посл'в трехлетней упорной обороны Салманассарь взяль Самарію (721) и отвель за Евфрать царя и лучшую часть населенія. Опустъвшіе города и села Израиля отданы были колонистамъ изъ Фиників и Сирін, которые въ соединеніи съ остатками прежнихъ жителей образовали смѣшанный пародъ -- Самаритянскій.

### Іудейское царство.

Около 150 літть простояло еще царство Іудейское, до конца сохранняшее візрность династіи Давидовой, давшей ему 20 государей. Несмотря на невыгодное положеніе свое между враждебными и превосходившими его могуществомъ сосідями (къ Сів. Израиль и Дамаскъ, къ Югу Египетъ и племена аравійской пустыни, отъ Запада — Филистимляне); несмотря на частыя отпаденія царей Іудейскихъ и высшихъ сословій отъ поклоненія Іеговъ; несмотря даже на собственныя беззаконія, народъ Іудейскій въ продолженіи четырехъ в'іковъ съ усиліемъ отстаиваль свою политическую независимость. Постоянное сообщеніе съ храмомъ Іерусалимскимъ, вмізщавшимъ въ себъ святыню, которая свидътельствовала о союзъ между Творцемъ и праотцами народа, примъры священниковъ и левитовъ, которые со времени распаденія парства крѣпче примкнули ко храму Саломонову и съ большимъ противъ прежняго рвеніемъ служили Господу, наконецъ, увъщанія пророковъ служили Іудеямъ неисчерпаемымъ источникомъ нравственной силы. Объяснение ветхозавътныхъ пророчествъ принадлежитъ церковной исторіи. Мы можемъ указать здісь только на ихъ историческое значеніе. Хотя ръчи пророковъ обращены были къ одному народу Гудейскому, но онъ содержать въ себъ драгоцънныя свъдънія о состояніи всей западной Азіи и правила глубочайшей всюду примънимой политической мудрости. Прозръвая въ будущее, пророки Іудейскіе были въ то-же время красноръчивыми и дальновидными истолкователями современныхъ имъ событій (Исаія, Іеремія, Іезекіилъ). По ръчи боговдохновенныхъ мужей не всегда находили должное послушаніе. Ни царь, ни народъ не въ состояніи были идти твердо путемъ, указаннымъ пророками, дабы отвратить отъ себя заранъе предсказанныя оъдствія. Уже при Ровоамъ, около 970 г., Египтяне совершили опустошительное нашествіе на Іудею и разграбили самый Іерусалимъ.

При преемникахъ Ровоама борьба шла преимущественно съ Израилемъ, которому иногда помогали въ этой войнъ Дамасскіе цари. Неосторожный поступокъ Манахима, пригласившаго Ассирійцевъ вступить въ Сирію, имълъ ръшительное вліяніе на судьбу земли Ханаанской. Какъ въ Израилъ, такъ и въ Гудећ пророки напрасно убъждали государей не прибъгать къ ненадежной помощи Ассирійцевъ. Царь Ахазъ Іудейскій не внималь словамъ Исаів и, слідуя приміру Манахима, заключиль союзь съ Тиглать-Пилесаромъ (741). Последствія намъ уже извъстны: черезъ годъ Тиглать разрупилъ Дамаскъ, укрѣпилъ власть свою надъ Израилемъ и наложилъ дань на Іудею. Походъ Сеннахерима. Упадокъ Ассиріи не спасъ Іудейскаго царства отъ предвъщанной ему участи. Мъсто Ассирійцевъ заняли сначала Египтяне, которые при царяхъ своихъ Псаметихъ и Нехао овладъли прибрежною Сиріей. Въ 608 году Нехао побъдилъ при Магеддъ благочестиваго царя Іосію и подчиниль себъ Іудею, но владычество Египтянъ было не продолжительно. Черезъ 4 года послъ битвы Магеддской разбитый Навуходоноссоромъ Вавилонскимъ Нехао отступиль въ свои владенія и завоеванія его достались поб'єдителю. Въ 604 г. Навуходоноссоръ отвелъ царя Іоакима съ лучшими людьми народа въ Вавилонію. Несмотря на утрату политической самостоятельности, Іудейское государство существовало еще 18 лътъ. Въ 586 г. отчаниное возстание Гудеевъ кончилось ихъ совершеннымъ порабощеніемъ, разрушеніемъ Іерусалима и храма Господня. Послъдній царь Седекія быль, по приказанію Навуходоноссора, лишень зрізнія и съ частію подданныхъ отведенъ за Евфрать. Плененіе Вавилонское.

## 2. Финикіяне.

Въ Съверо-Западной части Ханаана, лежащей между Средиземнымъ моремъ и Ливанскими горами, обитали задолго до занятія Евреями Іорданской долины пять небольшихъ племенъ, между которыми Сидонцы считались главнымъ. Узкая прибрежная полоса, которую занимали эти племена, получила у Грековъ названіе Финикіи, отъ растущей по склонамъ Ливана Финиковой пальмы. Завоеванія фараоновъ въ Сиріи и потомъ вторженіе Евреевъ оттъснили къ морскому берегу часть жителей внутренняго Ханаана. Такимъ образомъ, за 14 въковъ до Р. Х. Финикія уже страдала избыткомъ населенія, не находившаго достаточныхъ средствъ продовольствія въ странъ, которой длина не превышала 30, а ширина нигдъ не доходила до 5 геогр. миль. Близость моря служила вознагражденіемъ за скудость почвы. Изръзанный многочисленными бухтами и гаванями берегъ Финикіи приглашалъжителей къ мореплаванію. Ливанскія горы доставляли въ изобиліи нужный для постройки судовъ лъсъ.

Книга Бытія называетъ Сидонъ первенцемъ Ханаана. Сидонъ былъ долгое время "торжищемъ народовъ". Покровительницею города была Астарта, жестокая богиня войны и разрушенія. Світиломъ ея быль місяць. Только непорочныя дівы поступали въ число жрицъ Астарты. Сидонскіе выходцы основали къ Югу отъ роднаго города Тиръ, или Цоръ, существовавшій уже во времена Іисуса Навина. Старый Тиръ лежалъ на твердой землъ. Новый возникъ около 12 въковъ до Р. Х. на небольшомъ островъ, противъ стараго города. Когда эти двъ общины слились въ одно цълое, Тиръ далеко оставиль за собою Сидонь. Въ Новомъ Тирів находился великолівный храмъ Мелькарта, котораго Греки принимали за Финикійскаго Геракла. Въ Мелькартъ соединяются Ваалъ и Молохъ, солнце благотворное и солнце палящее, пожирающее. Въ сказаніяхъ о странствованіяхъ Тирскаго Мелькарта можно проследить пути финикійской торговли. Къ Северу отъ Сидона находились города Берить, Библось, гдв процветало нечистое служение Ашеры, и Арадъ, построенный, подобно Тиру, на маленькомъ островъ. По недостатку мъста всъ дома въ Арадъ были въ нъсколько этажей. Позже другихъ возникъ Триполисъ, общая колонія Сидона, Тира и Арада. Вообще весь берегъ отъ горы Кармельской до Арада былъ покрытъ сплошнымъ рядомъ городовъ и пригородовъ, за которыми лежали богатыя дачи, сады и превосходно обработанныя поля Финикійскихъ купцовъ, которыхъ пророкъ Исаія называеть князями земли. Одетый густыми лесами, надъ которыми высоко поднимались его сиъжныя вершины, хребеть Ливана замыкаль собою эту дивную, съ моря открывавшуюся панораму.

Во главъ отдъльныхъ городовъ стояли наслъдственные цари, которыхъ власть была ограничена вліяніемъ древнихъ, аристократическихъ родовъ. Старшины родовъ составляли совътъ, или сенатъ города. Благодаря преобладанію торговыхъ интересовъ, формы политической жизни были у Финикіянъ болъе развиты, нежели у другихъ Семитовъ, которыхъ патріотизмъ

ръдко возвышается надъ мъстнымъ или племеннымъ. Съ 12-го столътія начинается перевъсъ Тира надъ другими финикійскими городами. Но перевъсъ этотъ никогда не обращался въ полное господство. Сидонъ и Арадъ удержали до конца за собою значительную долю вліянія на общія всей Финикіи дъла. Въ Триполисъ происходили совъщанія о такихъ дълахъ. Низшій классъ населенія состояль въ Финикіи изъ многочисленныхъ матросовъ, ремесленниковъ и вообще рабочихъ людей всякаго рода, со всъхъ сторонъ стекавшихся въ промышленные и богатые города, доставлявшіе имъ обильныя средства существованія. Эта разнородная и неръдко буйная демократія пользовалась, повидимому, нъкоторыми политическими правами...

# примъчанія Редавціи.

Примичание ко стр. 13. "Рвчь о Современномъ Состоянии и Значении Всеобщей Исторіи" издана кромв того отдільной брошкорой: "Рвчи и отчеть, произнесенные въ Торжественномъ Собраніи Императорскаго Московскаго Университета 12 января 1852 года".

Примичание къ стр. 15. По изданию Тейбнера, подъ редакцией Рота, цитата изъ Светонія "De Rhetoribus, 3" читается: "L. Voltacilius Pilutus etc".

Примъчание къ стр. 134. Диссертація "Іомсбургъ и Винета. Историческое Изслъдованіе" была выпущена и отдъльнымъ оттискомъ въ 1845 г. съ прибавленіемъ слъдующихъ Тезисовъ:

- 1. Волинъ, Юмна и Юлинъ суть имена одного и того-же города.
- 2. Адамъ Бременскій и Саксонъ граматикъ смішивають Норманскую крівность Іомсбургъ съ Славянскимъ городомъ Волиномъ.
- 3. Сказанія о Винеть образовались вслідствіє ошибки Гельмольда или его переписчиковь, не разобравшихь слова: Jumneta. Ученые XVII віжа развили эти сказанія до той формы, въ какой они дошли до насъ.
- 4. Первыя книги Саксона граматика не выдержать никакой исторической критики. Онъ безпрестанно переносить новыя отношенія въ глубокую древность. Важность, приписанная Штуромъ этимъ книгамъ Саксоновой лѣтописи, преувеличена.
  - 5. Сказанія о подвигахъ Пальнатоки и Вильгельма Теля равно сомнительны.
- 6. Такъ называемыя народныя преданія не всегда образуются въ народъ, но часто переходять къ нему изъ книгъ.
- 7. Въ основаніи историческихъ возарѣній, которыя высказаны въ лѣтописяхъ средняго вѣка, лежитъ книга блаженнаго Августина: de civitate Dei. Это философія исторіи для того времени.
- 8. Нападенія Шлёцера и его школы на достовърность Скандинавскихъ Сагъ неосновательны. Отъ Саги, какъ отъ всякаго другаго разсказа, въ продолженіи многихъ лѣтъ исключительно жившаго въ устахъ народа, нельзя требовать точности хронологической и географической, но событія вообще переданы въ ней върно. Умышленныхъ искаженій почти не могло быть. Самыя пъсни Скальдовъ составляють источникъ важный и правдивый.

Примпъчание къ стр. 173. Въ черновыхъ бумагахъ Т. Н. Грановскаго, найденныхъ въ 1892 г., есть листокъ съ тезисами къ диссертаціи "Аббатъ Сугерій", написанными его рукой:

Digitized by Google

- 1. Каролинги пали не вслёдствіе личныхъ недостатковъ отдёльныхъ членовъ этой династіи. Виною ихъ паденія была политическая система, наслёдованная ими оть Карла Великаго, неприложимая къ государствамъ 9 и 10 вёка.
- 2. Первые государи второй династіи не приписывали себѣ тѣхъ правъ, за которыя стояли Каролинги. Вообще, положеніе Капетингской династіи на престолѣ было не прочно, въ продолженіи трехъ вѣковъ. При каждой перемѣнѣ царствованія Капетингамъ грозила опасность.
- 3. Сохраненіемъ французскаго престола преемники Гугона Капета болѣе всего обязаны покровительству западной церкви.
- 4. Новыя понятія о правахъ и призваніи монархической власти, которыя видимъ у французскихъ королей въ 12 въкъ, развились въ запад, церкви и отъ нея перешли въ государство.
- 5. Сугерій быль представителемь этой теоріи при Лудовикъ VI и его преемникъ. Онъ сдълаль первый опыть ея приложенія.
- 6. Написанная имъ "жизнь Л. Т." есть первый памятникъ, въ которомъ высказаны основныя черты новой теоріи.
- 7. Эту теорію не должно смѣшивать съ теоріею свѣтскихъ властей, которая развилась въ борьбѣ нѣмецкихъ императоровъ съ папствомъ. Онѣ основаны на разныхъ началахъ.
- 8. Ни Лудовикъ VI, ни Сугерій не благопріятствовали городскимъ общинамъ. Послѣдній, по положенію и характеру, долженъ былъ быть противникомъ общиннаго движенія.
- 9. Мивніе Гегеля объ исключительномъ вліяніи германскихъ учрежденій на образованіе городскихъ общинъ не можеть быть принято наукою.
- 10. Дошедшее до насъ духовное завѣщаніе Герцога Вильгельма X Аквитанскаго есть актъ подложный.

Примичаніе къ стр. 264. Публичная лекція профессора Грановскаго о Лудовикъ ІХ, читанная 13-го марта 1851 г., напечатана впервые въ "Московскихъ Въдомостяхъ" за 1851 г. въ № 94. Редакція газеты сдѣлала при ней слѣдующее примѣчаніе... "Предлагаемая лекція записана, какъ и прочія, г-дами студентами, которые и безъ помощи стенографіи умѣютъ достигать тѣхъ же результатовъ, и провърена самимъ профессоромъ... въ скоромъ времени должны выдти въ свѣтъ, особымъ изданіемъ, всѣ эти четыре лекціи проф. Грановскаго".

Примичание къ стр. 288. Статья "Песни Эдды о Нифлунгахъ" была выпущена и отдъльными оттисками.

Слъдующія замътки, принадлежащія Грановскому, заимствованы изъ біографическаго словаря Императорскаго Московскаго Университета, ср. предисловіе этого изданія, стр. VIII и IX.

Вигантъ, Іоганнъ, Ординарный Профессоръ Всеобщей Исторіи, Коллежскій Ассессоръ, былъ опредъленъ на каеедру Всемірной Исторіи и вспомогательныхъ ея наукъ при Московскомъ Университетъ въ 1784 году. О прежней его жизни извъстно, что онъ много путеществовалъ и занималъ мъсто проповъдника при Евангелической церкви Сарептскаго Общества. Лекціямъ Исторіи онъ обыкновенно предпосылалъ лекціи наукъ вспомогательныхъ, а потомъ по порядку проходилъ древнюю, среднюю и новую исторію, заключая сію послѣднюю многими статистическими замѣчаніями о существующихъ государствахъ. Въ 178³/6 году преподавалъ онъ византійскую, турецкую исторію, государствъ, возникшихъ на развалинахъ Римской Имперіи, и предполагалъ читать русскую. Онъ оставилъ каеедру въ 1793 году, и умеръ въ Сарептъ, 31-го Августа 1808 года. Изъ сочиненій его извъстны только двъ рѣчи, произнесенныя въ торжественномъ собраніи Университета, одна на латинскомъ, а другая на Французскомъ языкъ. Современники съ

большимъ уваженіемъ отзываются о его знаніяхъ и способъ преподаванія. Онъ читалъ 8 часовъ въ недълю, по четыре лекціи, на русскомъ языкъ. Несмотря на книжный складъ ръчи, обличавшій иностранца, онъ излагалъ свой предметь живо и даже красноръчиво. Слушателямъ своимъ онъ выдавалъ сверхъ того краткія записки на латинскомъ языкъ.—Въ силу завъщанія его, послѣ смерти напечатано было въ Московскихъ Въдомостяхъ слъдующее извъщеніе: "Бывшій Императорскаго Московскаго Университета Профессоръ Иванъ Вигантъ, скончавшійся 31-го Августа сего года (1808), просилъ передъ кончиною своею засвидѣтельствовать всъмъ любящимъ его ту приверженность и любовь, коими душа его до послъдняго издыханія къ нимъ была преисполнена, съ чъмъ онъ себя на въки препоручилъ въ неизмъняемую ихъ дружескую память".

Черепановъ, Никифоръ Евстратевичъ, Всемірной Исторіи, Статистики и Географіи Профессоръ. П. Ординарный, Статскій Совътникъ, ордена св. Анны 3-й степ. Кавалеръ, родился въ Вяткъ и получилъ начальное образование въ тамошней духовной Семинаріи. Въ 1782 году онъ поступиль въ Философскій Факультеть Московскаго Университета, гдъ занимался преимущественно исторією. По окончаніи курса, онъ былъ назначенъ преподавателемъ Исторіи и Географіи въ бывшей при Университетъ Академической гимназіи. Въ 1799 году онъ получилъ званіе Адъюнкта Философскаго Факультета и началь преподавание Исторіи и Географіи въ Московскомъ Университетъ. При преобразованіи Университета въ 1804 г. онъ былъ произведенъ въ Экстраординарные, а въ 1810 г. въ Ординарные профессоры. Въ 1812—1813 г. онъ занималь должность Декана въ Отдъленіи словесныхъ наукъ. Сверхъ того онъ занимался преподаваніемъ въ Благородномъ Университетскомъ Пансіонъ около 30 лъть, въ Московскомъ отдъленіи ордена св. Екатерины 16 лъть, и быль въ течени нъсколькихъ лътъ сряду членомъ Училищнаго Комитета. Въ 1804 году препоручено ему было открытіе Губернскихъ Гимназій въ Костром'в и Вологдъ; въ томъ же году осматривалъ, въ качествъ визитатора, училища Ярославской и упомянутыхъ двухъ губерній. Съ 1808 г. до кончины занималь должность помощника библіотекаря въ Университеть. Скончался въ чинъ Статскаго Совътника, на 61 году отъ рожденія, Августа 13-го 1823 г. Издалъ: 1) Начертаніе знатнийших народовь свита по ихь происхожденію, распространенію и языкамь, пер. съ нъмецкаго. Москва 1798 г. 2) Атласт древней Географіи, пер. съ французскаго. 3) Древняя и Новая Всеобщая Исторія Шрекка, пер. съ нъмецкаго съ дополненіями. Москва, 1814—1815 г. 4) Въ торжественномъ собраніи Университета 1803 г. произнесена имъ ръчь: О способахъ, какъ постепенно восходило просвъщение народовъ и 5) Для употребленія въ классахъ Екатерининскаго института перевелъ съ французскаго Всеобщую Исторію, съ Высочайшаго соизволенія Государыни Императрицы Маріи Өеодоровны. — Смиреніе, простота и христіанская нравственность были отличительными чертами его жизни.





8 2644 mg

Продается во всёхъ книжныхъ магазинахъ:

# Т. Н. ГРАНОВСКІЙ и его переписна.

**Часть І**. Т. Н. Грановскій, біографическій очеркъ.—А. В. Станкевича.

**Часть II**. Переписка Т. Н. Грановскаго.

Одобрено Ученымъ Комитетомъ Мин. Народнаго Проовещенія.

Цъна за двъ части три рубля пятьдесятъ копъекъ.

Цвна два рубля.

Digitized by Google

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return,

Non-receipt of overdue notices does **not** exempt the borrower from overdue fines.

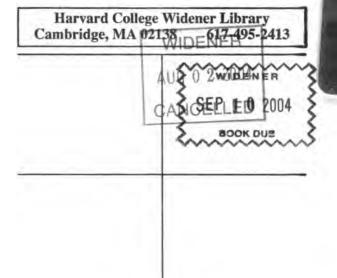

Please handle with care.

Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.

